

XBO +Lery S

UNIVERSITY OF OTAGO LIBRARY

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Ю. ЛЕРМОНТОВА.



## сочиненія .

# М. Ю. Лермонтова

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

## въ одномъ томъ.

Подъ редакціей П. В. Смирновскаго

и составленнымъ имъ же біографическимъ очеркомъ Лермонтова, съ его портретомъ и съ оригинальными иллюстраціями.

Изданіе пятое

Цвна 1 руб., въ ноленкоровомъ переплетв 1 р. 60 к.

Изданіе книгонздательницы А. С. ПАНАФИДИНОЙ Москва, Покровка, Лядинъ пер., собственный домъ.

1912 г.

UNIVERSITY LIBRARY

UNIVERSITY OF OTAGO LIBRARY 3 0020 09925454 4

Doproren Meen 3 moras
Soutemen" ko gruo persenis
lia nallisini o uprono uponnuo
do squene Myerna uponnuo
1000 persono
00 JABJEHIE 30 10 persono
19132.

| Михаиль Юрьевичь Лермонтовъ П. Смир-  | Силуэть (1830)                                | 1   |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| новскаго.                             | Портреты Московскихь внакомыхь                |     |
| Crp.                                  | (1830)                                        | 22  |
| L Предки Лермонтова                   | Солице (1830)                                 | 15  |
| П. Д'втство и первая юность           | Прощанье (1830)                               | 26  |
| III. Лермонтовъ въ Московскомъ        | IVB (1830)                                    | 30  |
| университеть XIV                      | Романсь (1830)                                | 31  |
| W. Два года въ школъ гвардей-         | Прелестницъ (1830)                            |     |
| скихъ юнкеровъ                        |                                               | 22  |
| V. Время по первой ссылки XXV         | Эпитафія (1830)                               |     |
| VI. Отъ первой семлки до второй. XXXI | Кавказъ (1830).                               | \$3 |
| VII. Последнее время живни Лер-       |                                               |     |
| MOHTOBB XXXVII                        |                                               | 34  |
|                                       | AT AT THE STREET                              | 3   |
| Мелкія стихотворенія.                 | Ночь I (1830)                                 | 35  |
| Осень (1828)                          | Paarvee (1830)                                | 07  |
| Заблужденіе Купидона (1828)           | Разлука (1830)                                |     |
| Цъница (1828)                         | Незабуцка (1890)                              | 38  |
| Переводы изъ Шиллера (1829) 2         | Corbre (1830)                                 | 30  |
| Anaria (1829)                         | Одиночество (1830)                            | 40  |
| Къ *** (1829)                         | В. Л. (1890)                                  | _   |
| Къ (1829).                            | Гроза (1830)                                  | -   |
| Монологь (1829)                       | Звана (1630)                                  | 11  |
| Молитва (1829)                        | Еврейская мелодія (1830)                      | -   |
| Посвящение NN (1829)                  | Вечеръ послъ дожда (1830)                     | -   |
| Пирь (1829)                           |                                               | 12  |
| Къ друзьямъ (1829)                    |                                               | 13  |
| Къ П. ну (1829)                       | teb talyhon apadabilitis (1500).              | -   |
| МВ Дурнову (1829)                     | CAH MA (1090)                                 | -   |
| Эшиграмма (1829)                      | Кавказу (1830)                                | 10  |
| Мадригаль (1829)                      |                                               | #   |
| DE HERE DOMINGHER NIN (1829)          | CTahobi (1800)                                | 45  |
| Романсъ (1829)                        | TOMORD (TOO)                                  | 41, |
| Портреты (1829)                       | 1 / T D E H D E E E E E E E E E E E E E E E E | 47  |
| Къ Генію (1829)                       | DE DOCKDOCHER (1800)                          | -   |
| Покаяніе (1829)                       |                                               | 48  |
|                                       | DOUB III. (1000).                             | -   |
|                                       | Ararier (1880)                                | 49  |
| Русская мелодія (1829)                | Arranchia (1880)                              | 30  |
| Къ А. С. (1829)                       | Sangang (1820)                                | -   |
| Къ А. С. (1829)                       | Profes Occious (1830).                        |     |
| Rb Cabydosy (1829)                    | Pine w Cravia (1990)                          | 50  |
| Эпиграммы (1829)                      | Hannymania (1880)                             |     |
| Къ Іос. Петр Грузинову (1829)         | Hoangmania (1881)                             | 51  |
| Пань (1829)                           | Daner (1990)                                  | -   |
| Жалобы турка (1829) 16                | 1026 and 16 minute                            | 52  |
| Къ NN (1829)                          | 12 40.0 (10.20)                               | 20  |
| Черкешенка (1829) —                   |                                               |     |
| OTESTS (1829)                         |                                               | 58  |
| Два сокола (1829)                     |                                               | 14  |
| Грузинская пъсня (1829)               |                                               | 55  |
| Мой демонъ (1829) 18                  |                                               | 6   |
| Жена съвера (1829)                    |                                               |     |
| Ka movey (1829)                       |                                               | 5   |
| Портретъ (1830)                       |                                               | -   |
| К. И. (1830)                          | Весна (1830)                                  | -   |
| Пвсия (1830)                          | Most Montage (1880)                           |     |

|                                                            | Crp. | 22 (1091)                                                  | Cip        |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------|
| ******                                                     | 57   | TVD (1091)                                                 | - 18       |
| Экспромть (1830).<br>Отансы (1830).                        | -    |                                                            | 97.        |
|                                                            | -59  |                                                            | 94         |
|                                                            | 1    |                                                            | 100        |
|                                                            | 50   |                                                            | 190        |
|                                                            | 50   | 71 26 710011                                               | 100        |
| Harris DT CODD TORE (1000)                                 |      | 76 # /1021\                                                |            |
| 20 many (Hanners 1830 Politic                              | 61   |                                                            | 169        |
| Романсь (1830)                                             | -    | /1099\                                                     | 100        |
| Смерть (1830)                                              | 62   | Ti a /1099)                                                | in         |
| Раскаяніе (1830)                                           | -    | Тростникъ (1832) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | -          |
| Repering (1830)                                            | 63   | Толив (1832)                                               | 104        |
| Подражаніе Байрону (1830).                                 | 64   | Къ * (1832) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | Tou        |
| Къ Пурнову (1830) · · · ·                                  | 65   | T'a * (1999)                                               | 108        |
| Арфа (1830)                                                |      | Балиана (1932)                                             | 11/4       |
| Пъсня (1830)                                               | 66   | Гусаръ (1832)                                              | 160        |
| Пиръ Асмодея (1830).                                       | 67   | На прошаніе (1832)                                         | 106        |
| Сонъ (1830)                                                | 68   | (Hanconown) (1832)                                         | -          |
| На картину Рембрандта (1830)                               | -    | Пва великана (1832)                                        | -          |
| Къ *** (1830)                                              | 69   | Парусъ (1832)                                              | 109        |
| Прощанье (1830)                                            | -    | Юнкерская молитва (1833—1834)                              | 112        |
| Къ пріятелю (1830)                                         |      | А. А. Өву (1833—1834)                                      | 111        |
| Смерть (1830)                                              | 70   | Еврейская мелодія (1836)                                   | 114        |
| Ввуки (1830)                                               | -    | Въ Альбомъ (1836)                                          | 111        |
| Одиннадцатаго іюля (1830).                                 | 7.1  | Умирающій гладіаторъ (1836)                                | 441        |
| Первая любовь (1830)                                       | -    | Къ портрету стараго гусара (1836).                         | 116        |
| Поле Бородина (1830)                                       | -    | Къ Ник. Ив. Бухарову (1836)                                | 2          |
| Мой домъ (1830)                                            | 73   | (Эпиграмма на Кукольника) (1836)                           |            |
| Стапсы (1830)                                              | -    | Вътка Палестины (1836)                                     | -          |
| Гость (1831)                                               | 74   | На смерть поэта (1837)                                     | 115        |
| Атаманъ (1831).                                            | 75   | Уэнивъ (1837)                                              | 118        |
| 7-го августа (1831)                                        | 76   | Сосъдъ (1837)                                              | 1.17.      |
| Романеъ (1831)                                             | 77   | Бородино (1837)                                            | 120        |
| Ивсня (1831)                                               | -    | Молитва странника (1837)                                   | 122        |
| Къ *** (1831).                                             | 78   | Гусару-поэту (1837)                                        | 123        |
| Желаніе (1831)                                             |      | Ребенку (1837)                                             |            |
| пъ дъвъ небесной (1831).                                   | 79   | Казбеку (1837)                                             | *0.4       |
| UB. Елена (1831)                                           |      | Поэть (1838)                                               | 124<br>125 |
| Къ другу В. III (1831)                                     | -    | Дума (1838)                                                | 126        |
| Завъщаніе (1831)                                           | 80   | мь м. н. ценилеру (1888).                                  | 127        |
| падежна (1831).                                            | 81   | 110 BBDb C60B (1839)                                       |            |
| лаша жизни (1831)                                          |      | Три пальмы (1839).                                         | 128        |
| АЪ ЛОПУХИНОЙ (1831)                                        | 82   | Молитва (1839)<br>Пары Терека (1839).                      | 129        |
| Къ Н. И (1831)                                             |      | Памяти (1839).                                             | 101        |
| Воля (1831)                                                | 63   | (**GOULD) [1093]                                           | 131        |
| Къ (В. Лопухиной) (1831)                                   | -    | TP. OM. RAD. MVCHROR-IVERSON                               | 1.02       |
| TIGOD R SEESTED (1831)                                     | 84   |                                                            |            |
| 200 Ich. dl. 1—08 (1831)                                   | 85   |                                                            |            |
| (11301)                                                    | 86   |                                                            |            |
| Ангелъ (1831).                                             | 87   | Первое января (1840) .<br>Казачья колыбальная              | 133        |
| Стансы къ Д *** (1831)<br>Стансы (1831)<br>Къ другу (1831) | -    | Журналисть зиправать (1840).                               | -          |
|                                                            | 89   | Воздущный колабия                                          | 184        |
|                                                            | 90   | Воздушный корабль (1840).<br>И окучно, и грустио (1840).   | 137        |
|                                                            | -    | И скучно, и грустно (1840)                                 | 139        |
| Потокъ (1831)<br>Къ *** (1831)                             |      | Ребенку (1840).<br>Отчего (1840).                          | -          |
| Hogh V (1831)                                              | 91   | Отчего (1840).<br>Благодарность (1840)                     | 140        |
| Къ собъ (1831).                                            | -    | Mar Para data                                              | -          |
| Hara (1991)                                                | 92   | KH. Mansh Amount                                           | -          |
| Слава (1831)<br>Вечеръ (1831)                              | -    | Марьк Париотия С проведения (1840)                         | 141        |
| Program                                                    | 93   | HODTDATE ON THE CHOICE (1840).                             | 141        |
| SBYKE II DOODS (1001)                                      | 95   | 1 рафина Розпи                                             | _          |
| deung v                                                    | _    | Александрв Осиповнъ Смирневой (1840)<br>Изъ альбома (1840) | 142        |
| N. S. (1001)                                               | _    | ОБ АЛЬбори                                                 | -          |
| Изъ Андрея Шенье. (1881)                                   | 96   |                                                            |            |
|                                                            | -    |                                                            |            |
|                                                            |      | Тучи (1840).                                               | 148        |

| Стр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cri   |                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| юсна (1840)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25    |                                                                                                               |
| Lюбовь мертвена (1840) — Хаджи-Абрекъ (1833—1834)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                                                                               |
| Эправланіе (1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20    |                                                                                                               |
| Послъднее новоселье (1911)         — Уланша (1833—1834)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | 77                                                                                                            |
| Состина (1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 99                                                                                                            |
| Тиганный пынары (1841) Монго (1835—1836)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                                                                                                               |
| Toronory, (1841), 147 Camka (1835—1836),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | 05                                                                                                            |
| Волшебные звуки (1841) — Казначенна (1836)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 37                                                                                                            |
| Заканарів (1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 12  | 151                                                                                                           |
| Виль горт, изъ степей Козлова (1841). — 11 всня про царя ивана васильевич                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                                                                                               |
| Анив Григорьевив Хомутовой, (1841). 149 моледого опричника и удалого куш                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | NAME OF THE OWNER, |
| Отпиана (1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 369                                                                                                           |
| (Осипу Ив. Сенковскому) (1841) 152 Былець (1656)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 379                                                                                                           |
| Cuary, (1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 381<br>395                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000  | 399                                                                                                           |
| Утесъ (1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 405                                                                                                           |
| IVERE LEMMEN LIGHT A CONTROL OF THE |       | 425                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 3,000                                                                                                         |
| Language Court is the Court of |       |                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 449                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 451                                                                                                           |
| H. П. Верзилиной 1841)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 509                                                                                                           |
| II о э м ы. Арбенинъ (1835)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.00. | 559                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                                                                                               |
| Rabrasckiii in paa a-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                                                                               |
| корсаръ (1825)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 1   | 589                                                                                                           |
| 165 Кыятыя Лиговская (1836)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 4   | 685                                                                                                           |
| Два орага Сюден.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 2   | 745                                                                                                           |
| Apparent (1925) 3411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 10 | 860                                                                                                           |
| Once (1890)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       | :514                                                                                                          |
| Исповидь (1829—1830) 197<br>Драматическія пропаведені                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Œ.    |                                                                                                               |
| Harry win (1920)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 893                                                                                                           |
| Hermorres (18201-1831)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     |                                                                                                               |
| Agrana (1831)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                               |
| Ангель Смертн (1831)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                                                                                                               |
| Аулъ Бастунджи (1831—1832)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000  |                                                                                                               |



## Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ.

## 1. Предки Лермонтова.

Лермонтовъ велъ свой родъ отъ старинной шотландской фамиліи Лермонть. которая, по преданію, восходить къ XI въку. "Въ это время" — пишетъ Висковатый въ своей біографіи Лер монтова-"Лермонты или уже находились въ Шотландіи, или, върнве, пришли туда изъ Англін вмість съ Королемт Малькольмомъ. Малькольмъ, какъ гласять древнія хроники, бъжалъ въ Англію, когда отецъ его Дунканъ быдь умершвлень Макбетомъ. Тамъ онъ собралъ вокругъ себя бъжавшихъ изъ Шотландіи тановъ и, получивъ помощь оть англійскаго короля Эдварда, двинулся противъ узурнатора. Побъдивь Макбета, навшаго въ сраженін оть руки Макдуффа, Малькольмъ въ 1061 г. короновался въ Сканв, а затвиъ созвалъ нарламентъ въ Форферъ... Здъсь-то Малькольмъ возвратиль приверженцамъ своимъ земли. отнятыя отъ нихъ Макбетомъ, а пришлецовъ изъ Франціи, Англіи и другихъ странъ, присоединившихся къ нему. одариль владеніями. Онъ возводиль ихъ въ графское, баронское или рыцарское достоинство, и многіе стали затъмъ именоваться по имени полученныхъ помъстій. Такимъ образомъ тогда появилось много новыхъ шотландскихъ фамилій. Между одаренными приверженцами Малькольма упоминается и Лермонтъ. Лермонтъ получилъ помъстье Рэрси (Rairsie), и нынъ находящееся въ графства Файфъ въ Шотландін, но уже не въ рукахъ фамиліи Лермонтовъ. Шекспиръ въ извъстной своей трагедін воспользовался, почти дословно, разсказомъ хроники, и предокъ нашего поэта легко бы могъ попасть въ число называемыхъ драматургомъ шотландскихъ фамилій, навови Шекспиръ еще двухъ-трехъ тановъ" 1). Зато другой предокъ Михаила Юрьевича — шотландскій бардъ Лермонть, жившій въ ХІІІ стольтіц, является у Вальтеръ-Скотта, въ балладъ "Пъвецъ Оома" ("Thomas the Rimer"), которал и ванисава была съ цълю прославить этого знаменитаго барда.

Лермонтовъ, конечно, зналъ о своемъ потландскомъ происхождении. На ето указывають его стихотворенія: "Гробъ Оссіана" и "Желаніе". Въ первомъ изъ

...Стоить могила Оссіана Въ горахъ Шомландіи моей.

Во второмъ находимъ выраженіе такого желанія:

На западъ, на западъ помчился би я, Гдв цивтугъ моила предкова поля, Гдв въ замкв пустомъ, на туманныхъ горахъ, Ихъ забвенный поконтся прахъ.

Но, сказано далъе:

Межь мной и холмами отчизны моей Разстилаются полны морей,

Къ преданию о пютландскомъ пронсхожденіи Лермонтова было еще дополнительное преданіе объ испанскомъ происхожденін его предковъ, а именно оть испанскаго владътельнаго герцога Лермы, который во время борьбы съ маврами полжень быль бъжать изъ Испаніи въ Шотландію. Это преданіе тоже имъло вліяніе на нашего поэта и занимало его воображение. Онь долгое время любилъ подписываться подъ письмами и стихотвореніями именемъ: "Лерма", а фамилію свою только впослъдствіи сталь писать черезь о (Лермонговъ); сперва же онъ писалъ ее черезъ а (Лермантовъ). "Въ 1830 или 81 году Лермонтовъ въ домъ Лопухиныхъ, на углу Поварской и Молчановки (въ Москвъ), начертиль на ствиъ углемъ головку (поясной портреть). въроятно-воображаемаго предка. Онъ былъ изображенъ въ среднев вковомъ испанскомъ костюмъ, съ испанском

<sup>)</sup> Изд. Висковатаго, YI, 75-76.

бородкой, широкимъ кружевнымъ воротникомъ и съ цънью ордена Золотого Руна вокругъ шен. Въ глазахъ и, ножалуй, во всей верхней части лица не трудно зам'втить фамильное сходство съ самимъ нашимъ поэтомъ". (Висков., VI, 57). Наконецъ влеченіс къ Испаніи выразилось и въ томъ, что мъстомъ дъйствія для "Демона" въ очеркъ 1830 года выбрана Испанія.

Извъстія о ближайшихъ предкахъ поэта восходять къ XVII въку, когда изъ Шотландін, во время смуть, вывхаль въ Польшу Юрій Лермонть. Изъ Польши онъ быль приглашень царемъ Михаиломъ Өедөрөвичемъ въ русскую военную службу, съ цълю поручить ему формировать полки конныхъ рейтаровъ. Ему быль пожалованъ чинъ поручика, а за службу даны были помъстья въ нынъшней Костромской губернін. Этоть-то Юрій Лермонть и быль родоначальникомъ русской отрасли Лермонтовыхъ, и потомки его стали уже вполнъ обрусълыми костро-

По прямой линіи отъ шотландца Юрія Лермонта происходиль отець нашего поэта-Юрій Петровичь Лермонтовъ. Лермонтовы сперва занимали болъе или менъе видныя должности: бывали воеводами, бывали стольниками; но съ начала XVIII столътія родъ ихъ начать "худать"—и Юрій Петровичъ быль уже человъкомъ незнатнымъ и небогатымъ. Служилъ онъ въ военной службь, при Первомъ кадетскомъ корнусъ, откуда въ 1811 г. былъ уволень "по бользии", съ чиномъ капитана, 24 лъть оть роду. Извъстно о немъ очень мало. Говорять, онъ быль необыкновенно красивъ собою. Онъ женился на Марьѣ Михайловиѣ Арсеньевой, происходившей изъ очень богатой и имъвшей связи дворянской семьи Пензенской губерніи. Марья Михайловна вышла за него замужъ по любви, но противъ води своей матери и кънеудовольствію своихъ знатныхъ и богатыхъ родственниковъ. Оть этого брака и родился нашъ поэтъ.

## II. Дътство и первая юность.

Лермонтовъ родился въ Москвъ, гакъ какъ Маръв Михайловив, которая была женщиной очень слабаго здоровья, вскор'в посл'в замужества понадобилось пользоваться совётами врачей, и потому она не могла останаться

въ своей пензенской деревнъ должна была персъхать въ Москву Тамъ она, вмъсть съ мужемъ и своем матерью—Елизаветой Алексвевной Ар сеньевой, поселилась противъ сами Красныхъ вороть, въ домъ, принада. жащемъ нынъ Голикову '). Здъсьто в родился нашъ поэть въ ночь со 2-го на 3-е октября 1814 года. Но ребенке не долго пришлось пользоваться дас. ками своей матери: злая чахотка сло. мила ее, и трехлетній Лермонтова быль уже сиротою. Біографы его го. ворять, что Марья Михайловна бы тихаго и кроткаго права и была одарена душою музыкальною. "Посадивъ ребенка своего себъ на кольни, она вангрывалась на фортеніано, а онь прильнувъ къ ней головкой, сидъл. неподвижно, звуки какъ бы потрясали его младенческую душу, и слезы катились по его личику. Мать передала ему необычайную нервность свою-(Висков., VI, 15). Эти проводимыя на кольняхь матери минуты остались во намяти у Лерментова: въ одной изъ его тетрадокъ 1830 года имъ написано: "Когда я быль трехъ лѣть, то была пвеня, отъ которой я плакаль; я на могу теперь -вспомнить, но увърень, что если бъ услыхалъ ее, она произвель бы прежнее дъйствіе. Ее пъвала мнв покойная мать".

По смерти Марьи Михайловны, бабушка Лермонтова не захотвла оставить ребенка на рукахъ отца-и увезла его въ свое пензенское помъстье, въ село Тарханы, Чембарскаго увзда. Причиной тому были следующія обстоя-

Елизавета Алексъевна Арсеньева урожденная Стольпина, была дочь очень богатаго номъщика, имъвшаго связи въ высшемъ обществъ. Своею принадлежностью къ этому обществу Арсеньева очень гордилась. Она полуинла прекрасное для своего временя образованіе, была красива, хотя имъла строгія и різнительныя черты лица. Люди, знавшіе ее въ преклонных уже льтахъ, говорять, что она отличалась тогда важной осанкой, спокойной, умной и неторопливой ръчью и умъла подчинять себф общество и лиць, поторымъ приходилось съ нею сталкиваться. Она держалась прямо и ходила, слегка опираясь на трость, всемь

говорила "ты" и никогда никому не ственянась высказывать, что считала справедливымъ. Не будучи счастлива въ бракъ съ гвардейскимъ офицеромъ Арсеньевымъ, она всю страсть любви перенесла на свою единственную дочь. Она овдовѣла, когда Марьѣ Михайловнь было 15 льть. Эта последняя тоже не была счастлива со своимъ мужемъи отсюда у Арсеньевой явилось враждебное чувство къ отцу нашего поэта. Внука своего она также сильно полюбила, какъ любила и дочь-и, когда онъ сдвиался спротою, Арсеньева пожелала замънить ему мать, заботиться о немъ и дать ему хорошее воспитаніе. Но такъ какъ съ одной стороны-она не хотъла разстаться съ внукомъ, а съ другой — не хотьла жить съ человъкомъ, который быль ей непріятень, то она и ръшилась разлучить сына съ отцомъ-и увезла малютку въ Тарханы. Отець очень любиль сына, но, понимал, что, будучи небогатымъ, онъ не можеть воспитать его такъ, какъ могла сдълать это его бабунка, ръшился покориться вол'в Арсеньевой и уступилъ ей сына, но лишь на тоть срокь, пока будеть длиться его воспитаніе, а именно до 16-тилътняго его возраста. Отецъ и сынъ разстались.

Лермонтова объщание заботиться о внукъ. Она старалась съ нимъ не разставаться; онь спаль въ ея комнать, она наблюдала за каждымъ его шагомъ, и пугалась при малейшемъ нездоровьи ребенка. Если случалось ему занемогать, то дворовыя д'ввушки освобождались оть работь, и имь отдавался приказъ молиться Богу объ исцъленіи молодого барина. Когда настала пора ученья, Арсеньева не щадила средствъ для любимаго внука. Она не только окружила его гувернерами и учителями, но даже создала для него полную школьную обстановку: она ръ шила обучать его вмъстъ съ сверстни ками — съ дътьми родственниковъ и знакомыхъ — и одно время въ Тарханахъ жило десять мальчиковъ. Ученье и воспитанів маленькаго "Мишеля" обходилось бабушкъ до десяти тысячъ ассигнаціями. Кром'в обыкновеннаго курса наукъ, его обучали не только новымъ языкамъ, но и латинскому и греческому. Одному англичанину, Виндсону, платили 3000 рублей въ годъ. Его учили также рисованію и музыків-и Лер-

монтовъ впослъдствін отлично рисо-

Арсеньева выполнила данное отцу

валъ и хорошо игралъ на скринкъ и фортеніано. Правда, у Лермонтова не было такой няни, какъ Арина Ролюновна, и онъ, вспоминая однажды о своемъ дътствъ, сказаль съ посадою: "Какъ жаль, что у меня была мамунка. нъмка, а не русская! Я не слыхаль сказокъ народныхъ"; но зато у него быль хорошій учитель русскаго языка, знакомившій своего воспитанника съ произведеніями отечественной словесности, и потому Лермонтовъ въ дътстві читаль не только иностранныхъ нисателей, но и русскихъ. Изъпоследнихь самымь любимымь его поэтомь

быль Пушкинь.

Свободное отъ уроковъ время Лермонтовъ и его сперстники проводили въ играхъ, изъ которыхъ будущему поэту особенно нравились игры, им'ввпія военный характеръ: въ саду было устроено нъчто въ родъ батарен, на которую мальчики бросались съ жаромъ и крикомъ, воображая, будко они нападають на непріятеля. Прогулки съ пгрушечнымъ ружьемъ, верховая взда на маленькой лошадкъ съ черкесскимъ съпломъ и гимнастика были также пюбимыми развлеченіями Лермонтова. Любилъ онъ и разнаго рода воениме разсказы. Особенно увлекался онъ разсказами одного изъ своихъ гувернеровъ-Капо-о Наполеонъ, его войнахъ, сраженіяхъ, между прочимъ и о сраженіи Бородинскомъ. Канэ быль офицеромъ наполеоновской армін, и попалъ къ намъ въ пленъ въ 1812 году.

Мальчикь бойкій и шаловлевий, Лермонтовъ уже въ дътствъ проявлять большую настойчивость воли и твердость характера. Разсказывають, что Капэ, любитель жареныхъ галчать, никакими угрозами не могь принудить Мишеля отвъдать этого блюда. Въ другой разъ разссорясь въ какой-то нгръ со своимъ товарищемъ, Лермонтовъ принуждаль его что-то сдълать, и, крикнувъ ему: "Хоть умри, но ты долженъ это сдълать!"-поставиль насвоемъ.

Вмёсть съ темъ мальчику не чужда была и мечтательность, развившаяся въ немъ, въроятно, подъ вліяніемъ нъмецкихъ сказокъ, которыя разсказывала ему его "мамушка-нъмка" Въ ваписной своей тетради 1830 г Лермонтовъ говорить: "Когда я быль маль, я любиль смотръть на луну, на разновидныя облака, которыя, въ видъ рыпарей съ шлемами, твенились будто вокругь нея; будто рыцари, сопровож-

<sup>1)</sup> Но крайней мара нь 1891 г. онь принадле

VIII

дающіе Армиду въ ея замокъ, полные ревности и безпокойства".

Рано открылась душа Лермонтова и другимь впечатленіямь. Когда ему было десять лъть, Арсеньева, отправляясь полъчиться кавказскими водами, взяда съ собой внука 1). Кавказъ съ своей поэтической и тогда еще страшной обстановкой жиль въ воображенін Лермонтова уже равьше: онъ до нъкоторой степени былъ знакомъ съ нимъ и по художественнымъ описаніямъ въ "Кавказскомъ плъвникъ" Пушкина и по разсказамъ бабушкиныхъ родственниковъ, жившихъ въ Пятигорскъ и пріважавшихъ почти каждое лъто въ Тарханы. Теперь онъ увидълъ этотъ Кавказъ воочію - и поравился его красотою. Въ тетради шестнадцатилътняго поэта записано: "Синія горы Кавказа, привътствую васъ! Вы взлелвяли двтство мое, вы носили меня на своихъ одичалыхъ хребтахъ; облаками меня одівали; вы къ небу меня пріучили, и я съ той поры все мечтаю о васъ да о небъ"...

Съ Кавказомъ же связана и первая любовь Лермонтова. "Тутъ встрътился онъ съ ребенкомъ-дъвушкою, вызвавшей первую весеннюю грозу души и глубоко и налолго запавшей въ намяти мальчика. Она была немногимъ моложе Лермонтова, леть девяти. Белокурые волосы, голубые глаза, быстрыя, непринужденныя движенія, а надъ нею синее южное небо, упирающееся въ съдыя вершины кавказскихъ ледниковъ; ниже-хребты горъ, од втые причудливыми облаками, а вблизи шумъ воды, бъгущей межъ скаль по каменьямъ; вокругъ пышная зелень въ блескъ теплыхъ лучей иль облитая румянымъ закатомъ. Долго потомъ вспоминалъ мальчикъ-поэть этотъ Кавказъ и время первой съ нимъ встрвчи, время перваго пробужденія души" (Висков. VI, 25). Черезъ нъсколько страницъ послѣ приведеннаго нами обращенія къ Кавказу поэтъ написалъ слъдующее стихотвореніе:

Хотя и сульбой па зара монхъ дней, О южныя горы, отторгнуть оть вась,-Чтобъ въчно ихъ помнить, тамъ надо быть разъ. Какт сладкую пасию отчизны моей, Люблю и Кавкаль.

Въ младенческихъ лѣтахъ я мать потеряль; Но минлось, что въ розовый вечера чась,

Та степь повторяла мив памятный глась, За это люблю я вершины твхъ скаль, Люблю я Кавказь.

Я счастливъ былъ съ влин, ущелія горъ! **Пять лють** пронеслось - все тоскую по васъ-Тамь видель я нару божественныхъ гладъ-И сераце лепечеть, восномня тотъ взоръ: Люблю я Кавказъ.

Этою силою детскихъ впечатленій и объясняется главнымъ образомъ, почему Кавказъ играетъ видную роль во многихъ изъ тъхъ произведеній, которыя написаны Лермонтовымъ еще до 1837 года, т.-е. до вторичной его повадки въ эту мъстность. "Хаджи-Абрекъ", "Измаилъ-Бей", отрывокъ изъ поэмы "Черкесы" и нъкоторыя небольшія стихотворенія показывають, что фантазія Лермонтова часто и съ любовыю устремлялась къ картинамъ природы Кавказа и его быта. Впослълствін, какъ извістно, Кавказъ явился мъстомъ дъйствія и въ поэмъ: "Де-

Первая любовь Лермонтова также оставила глубокіе следы. Онъ долго лельяль образь этой дъвушки, и еще за полтора года до смерти, уходя душой оть окружавшей его толны столичнаго общества, искать успокоенія въ воспоминаніи о своей первой любви. Такъ, въ стихотвореніи: "Первое января" читаемъ:

Я тумаю о ней, я плачу и люблю. Люблю мечты моей созданье, Съ глазами полными лазурнато огия, Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня Зв рощей первое сіянье...

Съ Кавказа Арсеньева снова вернулась въ Тарханы и прожила тамъ съ своимъ внукомъ еще около двухъ лъть. Затьмъ бабушка, заботясь о дальнъйшемъ образованіи "Мишеля", переселилась съ нимъ въ Москву и отдала его полупансіонеромъ въ "Благородный университетскій пансіонъ". Лермонтову тогда пошелъ 14-ий годъ. Онъпоступидъ прямо въ пятый классъ. Преподавателями въ пансіонъ были профессора московскаго университета, и преподавались въ немъ почти всё науки, входившія въ кругъ университетскихъ факультетовъ, за исключениемъ, конечно, медицинскаго, — и Лермонтовь успаваль вь этихъ наукахътакъ хорошо, что получиль даже награду на публичномъ годовомъ экзаменъ.

Для освъщенія пребыванія Лермонтова въ этомъ пансіонъ, приводимъследующія строки изъ біографіи поэта, написанной Висковатымъ.

поступилъ въ университетскій пансіонъ, старыя его традиціи еще не совер- Онъ отличался живою бесьдой пон пленно исчезли. Между учащимися и критических разборах в русских инучащими отношенія были добрыя. Хоодный формализмъ не раздълять ихъ. читаль стихи и прозу... Мераляковъ Интересъ къ литературнымъ занятіямъ тімъ болье должень быль повліять не ослабъ. Воспитанники собирались на общее чтеніе, и издавался рукописный журналь, въ которомъ многіе наъ нихъ принимали посильное участіе. Преподавание было живое, имфлось въ вилу изученіе славныхъ писателей древнихъ и новыхъ народовъ, а не грамматического балласта. Лермонтовъ принималь живое участіе въ литературныхъ трудахъ товарищей и являлся въ качествъ сотрудника школьнаго рукописнаго журнала: "Утренняя Заря... Инспекторъ пансіона, Михаилъ Григорьевичъ Навловъ, профессоръ фианки при Московскомъ университеть, отличавшійся живостію преподаванія н вносивний въ область естествознанія философію Шеллинга, поощрядъ литературные вкусы молодежи, и задумаль даже собрать дучніе изъ опытовъ ихъ въ особое изданіе. Этоть проекть остался невыполненнымъ, но Лермонтовъ, въ письмъ къ теткъ своей, Марьф Акимовић Шанъ-Гирей (см. инсьмо 2-ое 1828 г.), съ истинно-дътскою восторженностью упоминаеть объ этомъфакть. Этоть же инспекторь интересовался усивхами Лермонтова въ рисованін и храниль у себя удачные рисунки его"...

"Относительно воспитанія поэта можно сказать: любовь ко всемъ искусствамъ развивалась въ немъ, и всъ искусства были близки душть его... А. З. Зиновьевъ, учивний старшихъ воспитанниковъ декламацін, особенно обращалъ внимание на дикцию любимаго имъ ученика. "Какъ теперь смотрю на милаго моего питомца, - разсказываеть этоть наставникь, - отличившагося на пансіонекомъ актъ, кажется 1829 года. Среди блестящаго собранія онъ прекрасно произнесъ стихи Жуковскаго: Къ морю и заслужиль громкія рукоплесканія. Туть же Лермонтовъ удачно исполнилъ на скрипкъ пьесу и вообще на этомъ экзаменъ обратилъ на себя вниманіе, получивъ первый призъ, въ особенности за сочинение на русскомъ языкъ".

Въ старшемъ классъ русскому языту и словесности преподаваль профессоръ университета Алексъп Осло-

Когда въ 1828 году Лермонтовъ ровичъ Мераляковъ. - Мераляковъ имълъ больное вліяніе на слушателей. сателей и недурно, съ увлечениемъ, на Лермонтова, что даваль ему частные уроки и быть вхожь въ домъ Арсеньевой. Конечно, мы не можемъ съ достовърностью судить, насколько сильно было вліяніе. Самъ Лермонтовь не высказывается объ этомь, но явствовать можеть это изъ возгласа бабушки, когда поздиве надъ внукомъ ея стряслась бъда по новоду стихотворенія его на смерть Пушкина. "И зачъмъ это я на бъду свою еще брада Мералякова, чтобы учить Машу литературъ! Воть до чего онь довель его".

> Теперь намъ нужно указать положеніе, въ какомъ находился юноша между отномъ и бабушкою.

Лермонтовъ росъ хотя и окруженный авботинвостью любившей его бабушки, но безъ полителей Арсеньева, ненавидя зятя, неръдко высказывала свои чувства при внукъ - и Лермонтовъ очутился въ ложномъ положени: съ отной стороны, онъ понималь, что всемъ обязанъ своей бабущев, а съ другой - онъ не могъ не видеть въ ней врага своего отца, котораго дюбилъ. Это дожное положение должно было очень дурно вліять на мальчика, ваставляя его казаться не тъмъ, что онъ есть, надъвать на себя маску и скрывать свои настоящія чувства. Будучи впечатлительнымъ, онъ переносиль все это не дегко, и переживаемое имъ тяжелое состояніе отражалось какъ въ детской его поезін, такъ и наружнымъ образомъ: ребенокъ вообще веселый и шаловливый, онъ часто становился задумчивымь, необщительнымь, и по вре енамъ на губахъ его екользила язвительная улыбка.

А драма зрвна все больше и больше. Дъло, въ томъ, что отецъ не вовсе отказался оть сына, а уступиль его бабушкъ лишь на время, сохраняя за собою право стедить за его воснитаніемъ. И Юрій Петровичь дівиствительно пріфажать иногда въ Тарханы изъ Тульской губернін, гдв жиль онь. Но Арсеньева и вся богатая родня ея астрычали его крайне недоброжелательно и выказывали пренебрежение къ

<sup>1)</sup> По другимъ извъстіямъ, Арсеньева поблала на Канказъ що для себя, а чтобы укрънить тдоровье внунь,

его незнатности и бъдности. Когда Лермонтовъ перевезенъ былъ въ Москву, отецъ сталъ чаще навъщать сына: опъ нанималь себъ тамъ особую квартиру— и Лермонтовъ ходилъ къ нему погостить.

Между тъмъ "Мишелю" пошелъ 16-ий годъ, роковой для бабушки: подходилъ срокъ условію—и отецъ могъ потребовать сына. Къ этому же времени относится и приказъ императора Николая Павловича о преобразованіи "Благороднаго университетскаго пансіона" въ гимназію. Лермонтовъ не захотълъ перечисляться въ гимназисты—и рѣчь зашла о томъ, гдѣ продолжать его образованіе: бабушка мечтала о Франціи,

отецъ-о Германіи.

"Чъмъ болъе приближалось время окончательной перемены судьбы Михаила Юрьевича, тъмъ болъе обострялось взаимное нерасположение тещи и зятя. Въ Юріи Петровичѣ прорывалась накипъвшая годами злоба и желаніе вознаградить себя за долгую разлуку съ сыномъ; въ Елизаветъ Алексъевнъ проснулся весь страхъ за потерю самагс дорогого въ жизни Вся борьба между ними сосредоточилась теперь на 16-тилътнемъ мальчикъ. Къ кому онъ прильнеть? Кто одержить верхъ?.. Кренко ухватились объ стороны за ревниво любимаго юношу Добромъ это не могло кончиться. Кажется, каждый готовился выпустить его только съ жизнью; но трагизмъ положенія всею тяжестью давиль молодого поэта. Конечно, онъ давно, какт только сталъ мыслить,—а мысли зашевелились въ пемъ рано, — понялъ, что между его отцомъ и бабушкой что-то неладно. Онъ давно это чуяль, давно страдаль подъ этимъ сознанісмъ. Положеніе высокоодареннаго мальчика между аристократическою бабушкой и какимъ-то ръдко видаемымъ, бъдно-обставленнымъ отцомъ было тяжелое. Тамъ гдъто есть отецъ, котораго появление въ дом' непріятно бабушк', но который ему миль и дорогь, а здёсь вокругь сына его — богатая обстановка, и любовь, и уходъ... Но почему же не любять того, кто ему такъ дорогъ? Почему онъ исключенъ изъ круга родныхъ, почему онъ не можеть пользоваться тьмъ же, чъмъ пользуется сынъ? Эта мысль, можеть быть, еще болъе привязывала мальчика къ отцу. Онъ его жальль; а кто жальеть любя, тоть влвойнъ любить".

"Все это давно чувствоваль маль, чикъ, но всъхъ подробностей передрягь и ссоръ онъ не зналъ, или не зналъ нхь во всей ясности. Весь ужасъ поло. женія ему не представлялся еще. В роятно, и бабушка и отецъ, оба дюбо его, берегли его. И вдругъ все это огъ него скрываемое открылось, страсти разнуздались, пошли взаимныя обыненія, уличенія—и въчная аппелляція къ его чувству, къ любви его, къ долгу къ благодарности. Мальчикъ извъдаль страшную пытку, тъмъ болъе страшную, что все его воспитаніе, любовь в баловство увеличили и безъ того въ высшей степени сильную внечатли-

тельность"... "Наконецъ вопросъ для Михаила Юрьевича быль поставлень ребромъ. Бабушка и отецъ поссорились окончательно. Сынь хотёль было убхать съ отцомъ, но туть-то и началась самая тонкая интрига приближенныхъ — съ одной стороны-бабушки, съ другойотца. Бабушка упрекала внука въ неблагодарности, угрожала лишить наеледства, описывала отца самыми черными красками, и наконецъ сама, подъ бременемъ горя, сломалась Ея слезы н скорбь сдълали то, чего не могли сдълать упреки и угрозы: он'в вызвали глубокое состраданіе внука. Его стала терзать мысль, что, решившись ехать съ отцомъ, покидая старуху, онъ отнимаеть у нея опору послъднихъ дней ея. Она дала ему воспитаніе, ей онъ обязанъ уходомъ въ цътствъ, восинтаніемъ, богатствомъ — всѣмъ, кромъ жизни, правда, но жизнь-то на что же?... Ему казалось, что въ нъсколько дней онь приблизиль бабушку къ могилъ, что онъ неблагодаренъ къ ней... Свои сомнънія онъ высказываеть отцу. Отець же, остриненный негодованиемъ на тещу за ея непонимание его, за панесенныя оскорбленія, да, можеть быть, п подъ вліяніемъ интриги, подозр'вваетъ въ сынъ желаніе покинуть его, остаться у бабушки. Семейная драма дошла до высшаго своего развитія. Что туть произошле онять, мы знать не можемъ, но только отець убхаль, а сынь попрежнему остался у бабушки. Они больше не видълись". (Висков. VI).

Вскоръ посиъ этого Юрій Петровичь скончался. Лермонтовъ и по смерти отца первое время относился къ нему съ большимъ сочувствіемъ. Объ этомъ свидѣтельствуеть стихотвореніе: "Ужасная судьба отца и сына" гдъ Арсень-

ева названа причиной всёхъ мукъ Юрія Петровича. Раньше этого стихотворенія была написана драма: "Menschen und Leidenschaften".Герой ея Юрій Волинъ самъ Лермонтовъ. Поэтъ обрисовалъ туть свое душевное состояніе, которое онъ переживаль во время разгара борьбы между его отцомъ и бабушкой. На враговъ своего отца онъ наложилъ очень темныя краски. Но немного позднъе онъ измънилъ свой взглядъ. "Прошло нъкоторое время, и острая боль улеглась, привязанность къ бабушкъ снова воскресла. По всей въроятности, и бабушка, съ своей стороны, употребляла всъ усилія, чтобы снова привлечь къ себъ сердце внука, а къ отцу охладить". (Скобичевскій). И воть Лермонтовъ пишеть другую драму: "Странный человъкъ", гдъ отецъ его выставленъ уже не столь симпатично. Предполагають, что сыну стали известны отношенія Юрія Петровича къ своей женъ, матери поэта, которая представлена въ этой драмъ доброю, любящею и за-

XIII

"Тъмъ не менъе вся эта пережитая Лермонтовымъ драма оставила глубокій слъдь въ его характерь. Онъ ушелъ въ себя, сосредоточился: въ немъ явилось обыкновеніе скрывать отъ людей все, что было ему особенно близко и свято, выставляя себя безпечнымъ весельчакомъ, шутникомъ и шалуномъ даже въ такія минуты, когда на душть его были самыя серьезныя или мрачныя мысли". (Скобичевскій).

Лермонтовъ оставилъ пансіонъ въ 1830 году. Къ этому году уже многое было имъ написано. Началъ онъ главнымъ образомъ подражать Пушкину ("Черкесы", "Кавказскій пленникъ"); затемъ подъ вліяніемъ "Братьевъ-разбойниковъ Пушкина и .Шильонскаго узника" Жуковскаго, Лермонтовъ пишеть своего "Корсара". Увлекался онъ и Шиллеромъ-и сдълалъ изъ него нъсколько переводовъ. Благодаря Шиллеру же, поэтъ-юноша полюбилъ драматическую форму, и въ 1830 году онъ уже написалъ двв драмы: "Испанцы" и упомянутую выше драму: "Menschen und Leidenschaften", за которою слъдовала третья драма: "Странный человъкъ" (1831 г.).

Рано Лермонтовъ полюбилъ и Байрона. Разсказывають, что когда онъ, во время своей пансіонской жизни,

проводиль льто съ бабушкой въ подмосковномъ сель Середниковъ, онъ не разставался съ Байрономъ. "Съогромнымъ томомъ байроновскихъ твореній бродилъ молодой поэть по уединеннымъ мъстамъ большого сада... Мрачная байроновская муза нашла отголосокъ въ душв молодого ноэта. Онъ невольно подпаль подъ вліяніе этой музы, какъ и подъ вліяніе другихъ; но, подражая британскому поэту, онъ оставался все-таки и тогда уже самимъ собою, своеобразнымъ, какъ даже и въ первыхъ дътскихъ опытахъ подражанія Пушкину. Все, что онъ писаль, выливалось изъ души, пережившей то, что старался передать въ стройныхъ риемахъ своей поэзін. Онъ занималь у поэтовъ форму, бралъ даже цълыя стихи, но только если они отвъчали его душть. Онъ не быль смелымъ подражателемъ; не чужая риема и образы руководили имъ, какъ это бываеть въ отзывчивыхъмолодыхъдущахъвь юные годы, воображающихъ себя поэтами: нъть, онь браль только то, что по духу считалъ своимъ". (Висков. VI, 86). Воть почему Лермонтовъ уже въ 1831 году имълъ право сказать о себъ:

Ньть, я не Байронь, я другой, Еще невъдомый избранникь,— Какъ онь, гонимый міромь странникь, Но только са русскою душой...

Замѣчательно при этомъ, что рядомъ съ Байрономъ Лермонтовъ увлекается и русскими народными пъснями. Въ Середниковъ онъ познакомился съ учителемъ русской словесности его родственника Аркадія Столыпина, семинаристомъ Орловымъ — и, благодаря ему, познакомился съ народными пъснями.

## III. Лермонтовъ въ Московскомъ университетъ.

Оставивъ благородный пансіонъ, Лермонтовъ продолжалъ свое образованіе не за границей, какъ о томъ запла было ръчь у бабушки съ его отцомъ, а въ Московскомъ университетъ, куда онъ быль зачисленъ въ сентябръ 1830 г. по факультету нравственно-политическихъ наукъ. Но вскоръ онъ перешелъ на факультетъ словесный, какъ болъе соотвътствующій вкусамъ и наклонностямъ поэта.

Въ университетъ характеръ Лермонтова сталъ уже болъе или менъе устанавливаться и обнаружились какъ

ILLI

свътлыя, такъ и темныя черты его. Съ одной стороны, это быль добрый юноша, впечатлительный, жаждавшій любви и дружбы, даже сантиментальный мечтатель; съ другой-это быль гордый, необщительный воспитанникъ своей бабушки, искавшій сближенія только съ золотою молодежью, толпой богатыхъ гулякъ. Среди студентовъ Московскаго университета находились тогда Бълинскій и Станкевичь. Оба они образовали свои кружки; но Лермонтовъ не примкнуль ни къ тому ни къ другому, а ближайшими товарищами его были молодые люди изъ общества бабушки и ея многочисленныхъ родственниковъ, проводившіе время въ светскихъ удовольствіяхъ, въ посъщеніи баловъ и въ кутежахъ. Въ то же время Лермонтовъ и не любилъ такой праздной жизни: онъ все-таки предпочиталъ чтеніе и занятія. Воть что разсказываеть о Лермонтовъ-студентъ одинъ изъ совре-

менниковъ его-Вистенгофъ: "Мы стали замъчать, что въ средв нашей аудиторіи, между всьми нами, одинъ только человъкъ какъ-то рельефно отличался оть другихъ; онь заставиль насъ обратить на себя особенное вниманіе. Этоть челов'якь, казалось, самъ никъмъ не интересовался, избъгалъ всякаго сближенія съ товарищами, ни съ къмъ не говорилт. держаль себя совершенно замкнуто и въ сторонъ отъ насъ, даже и садился онъ постоянно на одномъ мъстъ, всегда отдъльно, въ углу аудиторіи, у окна; по обыкновеню, подпершись локтемъ, онъ читалъ съ напряженнымъ, сосредоточеннымъ вниманіемъ, не слушал преподаванія профессора. Даже шумъ, происходившій при перемънъ часовъ, не производиль на него никакого внечагивнія. Онъ быль небольшого роста, некрасиво сложень, смуглъ лицомъ, нмълъ темние, приглаженние на головъ и вискахъ волосы и произительные темпо-каріе большіе глаза, преэрительно глядѣвшіе на все окружаю щее. Вся фигура этого человъка возбуждала интересъ и вниманіе, привлекала и отталкивала. Мы знали только, что фамилія его-Лермонтовъ. Прошло около двухъ мъсяцевъ, а онъ неизмънно оставался съ нами въ тъхъ же неприступныхъ отношеніяхъ. Студенты не выдержали. Такое обособленное, исключительное поведеніе одного изъ среды нашей возбуждало толки. Однихъ подстрекало любопытство, или даже сердило, нъкоторыхъ обижало. Каждому хотълось ближе узнать этого человъка, енять маску, скрывающую затаенныя его мысли, и заставить высказаться.

"Однажды студенты, близко ко мик стоявшіе, считая меня за болъе смълаго, обратились ко мнв съ предложеніемъ отыскать какой-нибудь предлога для начатія разговора съ Лермонте. вымъ, и тъмъ вызвать его на какоенибудь сообщение. "Вы подойдите, Вистенгофъ, къ Лермонтову и спросите его, какую это онъ читаеть книгу съ такимъ постояннымъ, напряженнымъ, вниманіемъ. Это предлогъ для разговора самый основательный", -сказаль мнъ студенть Красовъ, кивая головой въ тоть уголь, гдв сидель Лермонтовъ. Умные и серьезные студенты Ефремовъ и Станкевичъ одобрили со въть этотъ. Не долго думая, я отправился. "Позвольте спросить васъ, Лермонтовъ, какую это книгу вы читаете. Безъ сомнънія, очень интересную, судя по тому, какъ углубились вы въ нее. Нельзя ли ею подълиться и съ нами?"обратился я къ нему, не безъ нѣкотораго волненія, подойдя къ его одино кой скамейкъ. Мелькомъ взглянувъвъ книгу, я усп'ыть только распознать, что она была англійскал. Онъ мгновенно оторвался оть чтенія. Какъ ударь молніи сверкнули его глаза; трудно было выдержать этогь насквозь провизывающій, непривътливый взглядъ "Для чего это вамъ хочется знать? Будеть безполезно, если я удовлетворю вашему любопытству. Содержаніе этой книги васъ нисколько не можеть интересовать, потому что вы не поймете туть ничего, если я даже и сообщу вамъ содержание ея", —отвътилъ онъ мнъ ръзко, принявъ прежнюю сво л позу и продолжая опять читать. Каг бы ужаленный, бросился я оть него". Дале Вистенгофъ прибавляеть: "Видимо было, что Лермонтовъ имълъ грубый, дерзкій, заносчивый характерь, смотрълъ съ пренебрежениемъ на окру жающихъ его, считалъ ихъ всъхъ ниже себя. Хотя всть отъ него отшатнулись, а между прочимъ, странное дъло, какое то непонятное, таинственное настроеніе влекло къ нему и невольно заставляло вести себя сдержанно въ отношения къ нему, а въ то же время завидовать стойкости его угрюмаго нрава. Иногда въ аудиторіи нашей, въ свободные отъ лекцій часы, студенты громко вели между собою оживленныя бестьды о современныхъ животрепещущихъ вопросахъ, Нъкоторые увлекались, возвышая голосъ. Лермонтовъ бывало оторвется отъ своего чтенія и только взглянеть на ораторствующаго,—но какъ взглянеть!. Говорящій невольно, будто струсивъ, или умалить свой экстазъ, или советьть замолчить. Доза яда во взглядъ Лермонтова была поразительна. Сколько презрънія, насмъщки и вмъстъ еъ тъмъ сожальнія изображалось тогда на его строгомъ лицъ".

Вив ствиъ университета Лермонтовъ точно такъ же чуждался насъ. Онъ посъщалъ великолъпные балы тогдашняго московскаго благороднаго собранія, являлся на нихъ изысканно одфтымъ, въ сообществъ прекрасныхъ свътскихъ барышень, къ конмъ относился такъ же фамильярно, какъ къ почтеннымъ вліятельнымъ лицамъ, во фракахъ съ звъздами или ключами назади, прохаживавшимся съ нимъ по заламъ. При встръчахъ съ нами онъ дълалъ видъ, будто не знаетъ насъ. Не похоже было, что мы съ нимъ были въ одномъ университеть, факультеть и на одномъ и томъ же курсъ. Наконецъ мы совершенно отвернулись отъ Лермонтова и перестали имъ заниматься"

Однако едва ли върно то, что Лермонтовъ ни съ къмъ не еходился изъ студентовъ. Въ его драмъ: "Странный человъкъ" Владиміръ Арбенинъ, подъ которымъ авторъ изобразилъ себя, ведетъ дружбу со студентами; студенты эти хотя и сидятъ за бутылками шамнанскаго, но поднимаютъ и серьезные вопросы, какъ напр. вопросъ о томъ, когда же русскіе будутъ русскими. По всей въроятности, Лермонтовъ, какъ и всегда впослъдствіи, сходился лишь съ немногими избранными, а для остальныхъ былъ холоденъ и недоступенъ.

Впрочемъ, когда дѣло касалось всей корпораціи студентовъ, Лермонтовъ не отставаль оть товарищей. Такъ, когда студенты-юристы вздумали громко выразить свое неудовольствіе профессору Малову, и когда къ нимъ на помощь пришли студенты другихъ факультетовъ, Лермонтовъ тоже былъ въ числъ пришедшихъ.

Но всего болье о Лермонтовь-студенть можеть говорить его поэтическая дъятельность. Есть стихотворенія, указывающія, что уже и въ ту пору на пего находили минуты грусти, и опъ чувствоваль себя одинокимъ.

Живу, кака всба пластелник:
Въ препрасномъ мірт, по одника 
Я сыва страданка. Мой отель 
Не знала покол по конець; 
Въ слезахъ угосла вить мол; 
Ота нихъ остался только а, 
Непужный члена ва пиру людскомъ, 
Младал втавь на пить сухомъ,—

говорить юный поэть въ "Стансахъ" 1831 года. Постыная блестящіе балы и ведя знакомство съ золотой молодежью, Лермонтовъ въ то же время пишеть стихотвореніе "Ангелъ", гдъ онъ является чистымъ и высокимъ романтикомъ, душа котораго "желаніемъ чуднымъ полна". Онъ окидываетъ презрительнымъ взглядомъ окружающую его толиу, сторонится отъ нея, потому что толна эта, по его миънію, есть скопище людей холодныхъ.

Люди хотить нийть души... и что же? Души въ нихь-волнь холодийй

Но, какъ бы разочарованный въ людяхъ, Лермонтовъ тъмъ не менъе страстно ищетъ любви и дружбы, въ особенности любви женскаго сердца. Въ одномъ изъ стихотвореній 1831 г. ("Я видълъ тънь блаженства") онъ прямо говоритъ, что "въ женскомъ сердцъ хотълъ сыскать отраду бытія".

Итакъ, уже въ Лермонтовъ-студентъ мы замъчаемъ двойственность: съ одной стороны—это гордый, холодный человъкъ, съ другой—это душа чистая и

нъжная.

Есть стихотворенія (они относятся къ 1830 г.), характеризующія Лермонтова и съ другой стороны. Европейскія событія 1830 года увлекли его и въ записныхъ тетрадяхъ Лермонтова мы встръчаемъ стихотворенія: "Ты могъ быть лучшимъ королемъ", "Новгородъ", "Опять вы, гордые, возстали", "Предсказаніе".

Въ университетъ Лермонтовъ оставался до 18 іюня 1832 года: въ этоть день ему было выдано увольнительное свидетельство — и онъ университеть долженъ былъ оставить. Поводомъ послужило слъдующее обстоятельство. "Передъ рождественскими праздниками"-разсказываеть Вистенгофъ-"профессора дълали репетиціи, т.-е. повъ ряли знанія своихъ слушателей за пройденное полугодіе и, согласно отвътамъ, ставили баллы, которые брались въ соображение на публичныхъ переходныхъ экзаменахъ. Профессоръ Побъдоносцевъ, читавшій изящную словесность, задалъ какой-то вопросъ Лермонтову. На этотъ вопросъ Лермовтовъ XX

началь отвъчать бойко и съ увъренностью. Профессоръ сначала слушалъ его, а потомъ остановилъ и сказалъ:

Я вамъ этого не читалъ. Я бы желаль, чтобы вы мнв отвъчали именно то, что я проходиль. Откуда могли вы

почерпнуть эти знанія?

— Это правда, господинъ профессоръ, - отвътить Лермонтовъ, - что вы намъ этого, что я сейчасъ говорилъ, не читали, и не могли читать, потому что это слинкомъ ново и до васъ еще не дошло. Я пользуюсь научными пособіями наъ своей собственной библіотеки, содержащей все вновь выходящее на иностранныхъ языкахъ.

"Мы переглянулись. Отвъть въ этомъ родъбыль дань уже и прежде профессору Гостеву, читавшему геральдику

и нумизматику".

Профессора обидѣлись и припомнили это Лермонтову на публичномъ экзаменв. Тогда и родные и самъ Лермонтовъ ръшили, что удобнъе будеть продолжать курсь въ другомъ университеть. Выбрань быль цетербургскій.

"Надо однако сказать", — говорить Висковатый, - что при тогдашнемъ печальномъ преподаваніи и презрительномъ отношения къ нему даже лучшихъ студентовъ, такія выходки Лермонтова не представляли ничего необыкновеннаго. К. Аксаковъ разсказываеть, что Коссовичь (изв'ястный нашь санскритисть) тоже уединялся оть всехь, не занимался университетскимъ ученьемъ, не ходиль почти на лекціи, а когда приходиль, то приносиль съ собою книгу и не отнималь оть нея головы все время, какъ былъ въ аудиторін. Коссовичь, который въ это время вступиль на свою дорогу филологического призванія и глоталь одинь языкь за другимъ, трудясь дъльно и образовывая себя, быль оставленъ на второмъ курсъ, и только внослъдствіи, занявшись университетскими предметами, вышелъкандидатогь. Бълинскій тоже равнодушно не могь слушать и вкоторых в лекцій. Однажды Побъдоносцевъ въ самомъ азарть объяснений вдругь остановился и, обративнись къ Бълинскому, ска заль: "Чтоты, Бълинскій, сидинь такъ безнокойно, какъ будто на шилъ, и ничего не слушаень?..Повтори-ка мнъ последнія слова, на чемъ я остановился?"—"Вы остановились на словахъ, что я сику на шиль, отвъчаль спскойно и не задумавшись Бфлинскій.

разразились сибхомъ. Преподаватель съ гордымъ презръніемъ отвернулся оть неразумнаго, по его разумънію студента и продолжалъ свою лекцию о хріяхъ, инверсахъ и автоніанахъ, но горько потомъ пришлось Бълинскому за его убійственно-вдкій отвъть"

"Итакъ выходка Лермонтова не представляла ничего необычайнаго, но легко могла разсердить профессора обилностью тона и явно презрительным; отношениемъ къ его преподаванию, высказанными въ присутствіи всей ауди-

## IV. Два года въ школѣ гвардейскихъ юнкеровъ.

Въ увольнительномъ свидътельствт, выданномъ Лермонтову Московскимъ университетомъ, ничего не говорилось о томъ, на какомъ курсвонъ числился. Сътакимъ свидътельствомъ Петербургскій университеть отказаль Лермонтову въ пріемв его на старшіе курсы и соглашался зачислить его лишь въ первый. Лермонтовъ не захотълъ примириться съ необходимостью опять снова начинать свою студенческую жизнь, душа его рвалась поскоръе къ свободъ-и онъ ръшилъ поступить въ школу гвардейскихъ юнкеровъ.

"Часто"—пишетьВисковатый—"приходится слышать недоумъніе или порицаніе тому, что Лермонтовъ изъ университета могъ перейти въ военную школу, которая представляла своимъ строемъ и программою воспитательное заведеніе, стоявшее несравненно ниже университета. Кажется непонятнымъ, какъ развитой студенть Московскаго университета могъ ръшиться на такую перемъну, и не только вступить, но и окончить воспитаніе въ писоль. Въ этомъ шагъ Лермонтова многіе видять доказательство поверхностности его натуры, отсутствіе серьезности и даже испорченность. Но туть зам'втно полное незнаніе внутренняго строя тогдашнихъ Московскаго университета и школы гвардейскихъ подпранорщиковъ. Дъло вь томъ, что школа эта была основана именно съ цёлію обучать военнымъ наукамъ и строю молодыхъ людей, поступавшихъ въ военную службу изъ университетовъ и вообще высшихъ учебныхъ заведени. Эти молодые люди вей считались на действительной При такомъ наивномъ отвътъ студенты въ зданіи школы, пользовались привилегіями и относительно большою свободой. Многіе содержали при себъ собственную прислугу Если сравнить жизнь и быть школы съ Московскимъ университетомъ конца 20-хъ годовъ, то окажется, что разница между этими учебными заведеніями была невелика. Этимъ объясняются сравнительно частые переходы молодыхълюдей изъ университета въ школу Репутація школы была такая, что помышлять о тяжести разницы условій Лермонтовь не могь" (VI, 141).

IZZ

пріемный экзамень-и приказомъ оть 14 ноября 1832 г быль зачислень воснитанникомъ школы въ званіи унтеръ-офицера лейбъ-гвардін гусарскаго полка, на правахъ вольноопредъляюнагося. Лермонтовъ быль доволенъ, но педовольна была бабушка: она даже захворала отъ мысли, что военная прослыть "маменькинымъ сынкомъ" служба можеть грознть ея любимну опасностями войны Впрочемъ и самъ Пермонтовъ скоро разочаровался, и вноследстви два года своего пребыванія въ школ'в назваль годами "страшными", но не вследствіе военныхъ опасностей, а по причинамъ пного рода.

Съ начала 30-хъ годовъ, т.-е. какъ разъ, когда въ инслу поступилъ Лермонтовъ, порядки тамъ начали изм'ьняться: школу "подтягивають" и ставять на иную ногу. Лекціи переносятся на вечернее время, главнымъ предметомъ является манежная взда; чтеніе книгъ литературнаго содержанія возбраняется. Лермонтовъ почувствоваль, что добиваясь свободы, онь ошибся въ расчеть: школьная дисциплина начала его давить. Онъ вспомниль объ

университеть:

Свитое місто!.. Помию я, какъ сонь, Твои каседры, залы, корридоры, Твоихъ сыновъ запосчивне спор-О Богь, о вселенной...

Теперь опъ поналъ въ общество, въ которомъ не думали о философіи и жили совсъмъ другими идеалами. Главными достоинствами юнкера считали физическую силу, ухарство и готовность на всякаго рода "лихую" шалость. "Понятія о геройствъ и правдивости были своеобразныя и ложныя, от чего не мало страдали пришедшіе извиф новички, пока не привыкали ко вагляду товарищей: что въ такомъ-то случать обмануть начальство похрально, а въ такомъ-то необходимо вало сказать правду. Такъ, напримъръ, счи-

талось доблестнымъ невыдавать товарища, который, напередъ надломивъ тарелку, ставиль не нее массу другихъ, отчего вся груда съ трескомъ падала и разбивалась, какъ только слу житель приподнимать ее со стола, Юнкера хохотали, а служителя наказывали Новичка, вступившагося за песчастнаго служителя, если не прямо клеймили доносчикомъ, то немилосердно преслъдовали за мягкосердіе и, именуя его "маменькинымъ сыномъ", прозывали болбе или менъе презри-Онъ подалъ прошеніе, выдержаль тельными прозвищами Хвалили же и восхищались теми, кто быстро выказываль "закаль", т.-е. неустранимость при товарищескихъ предпріятіяхъ, обман' начальства, выкидываніи разныхъ "смълыхъ штукъ" (Висков VI, 175-176\.

Самолюбивый Лермонтовь не хотыть напротивь, онь ножелать сразу же пріобр'всти репутацію "лихого юнкера" «Въ школв славился своею силою юнкеръ Евграфъ Карачевскій. Онъ гнуль шомнола, или влааль нав никь узлы, какъ изъ веревокъ... Съ этимъ Кара чевскимь тягался Лермонтовъ, который обладалъ большою силою въ рукахъ. Однажды, когда оба они забавля лись пробою силы, въ залъ вошелъ директоръ школы — Шлишенбахъ. Всимливь, онь сталь выговаривать обонмъ юнкерамъ: "Ну, не стыдно ли вамъ такъ ребячиться! Дъти, что ли, вы, чтобы шалить?.. Ступайте подъ аресть!" Оба высидели сутки. Разсказывая затымъ товарищамъ про выговоръ, полученный отъ начальника, Лермонтовъ съ хохотомъ замътилъ; "Хороши дети, которыя могуть изъ жельзныхъ шомполовъвязать узли!">

Желаніе Лермонтова не отставать оть товарищей въ молодечествъ едва не имъло для него весьма печальныхъ последствій. Воть что разсказываеть одинь изъ его товарищей по школъ: "Вступленіе Лермонтова въ юнкера не совсемъ было счастливо. Сильный душою, онь быль силень и фианчески, и часто дюбиль выказывать свою силу. Разъ послъ взды въ манежь, будучи еще, по школьному выраженю, новичкомъ, подстрекаемый старыми юнкерами, онъ, чтобы показать свое знаніе въ ѣздѣ, силу и смѣлость, съль на молодую лошадь, еще не вызаженную, которая начала бъситься и вертьться около другихъ лоша-

дей, находившихся въ манежъ. Одна изъ нихъ ударила Лермонтова въ ногу и расшибла ему ее до кости. Его безъ чувствъ вынесли изъ манежа. Долго лежаль онь потомъ больнымъ въ квартиръ бабушки". Лермонтовъ поправился, но потомъ всю жизнь едва замътно прихрамываль. Онъ вообще любиль искать сходства между собою и Байрономъ. Легкая храмота подала ему поводъ еще болъе сближать себя съ любимымъ поэтомъ.

HIXX

Другая сторона школьной жизни была еще печальнее. Умственные интересы въ школъ были слабы; за то юнкера любили разнаго рода нескромныя пъсни и стихотворенія. Лермонтовь и туть не хотвль отстать отъ товарищей: для ихъ забавы онъ созда валъ произведенія въ ихъ вкусъ. Такъ ноявилась его "Уланша", "Петергофскій праздникъ", "Госпиталь" и другія его литературныя упражненія, создавиля ему славу "новаго Баркова" Эти произведенія принесли автору не мало вреда: юнкера, покидая школу н поступая въ гвардейские полки разносили въ спискахъ эту литературу въ холостые кружки "золотой молодежи" нашей столицы — и такимъ образом первая литературная слава Лермонтова была для него самая невыгодная. Віографъ его замѣчаеть: "Когда затымь стали появляться въ печати его истинно-прекрасныя произведенія, то знавине Лермонтова по печальной репутаціи эротическаго поэта негодовали, что этоть гусарскій корнеть "смѣль выходить на свъть со своими твореніями" Бывали случаи, что сестрамъ и женамъ запрещали говорить о томъ, что онъ читали произведенія Лермонтова; это считалось компрометирующимъ. Даже знаменятое стихотвореніе "На смерть Пушкина" не могло изгладить этой репутаціи, и только въ послъдній прівздъ Лермонтова въ Петербургъ за нѣсколько мѣсяцевъ передъ его смертью, послъ выхода собранія его стихотвореній и романа: "Героп нашего времени", пробилась его добрая слава"

Правда, Лермонтовъ во время пребыванія своего въ школь немного напи саль; но все же нельзя сказать, чтобы истинная поэзія была имъ забыта: онъ неръдко уединялся, уходиль оть "лихихъ" юнкеровъ и предавался своимъ

"Хаджи - Абрекъ" Мы уже знаемъ. какъ онъ любилъ Кавказъ, воспоминаніями о немъ и была вызвана упомя нутая поэма. Она была первымъ его напечатаннымъ произведеніемъ.

Лермонтовъ не имъль въ виду ее печатать; но одинъ изъ товарищей его. Николай Юрьевъ, тайкомъ отъ него отнесъ ее Сенковскому (въроятно, въ снятой имъ копів). Поэма понравилась, и Сенковскій напечаталь ее въ "Вибліотекъ для чтенія" за подписью автора.

Туть кстати сказать, что Лермон товъ не торопился выступать въ свъть съ своими произведеніями: онъ, очевидно, не довърялъ себъ. Иногда онъ ихъ передълывалъ — и даже по нъскольку разъ, какъ напр. поэму "Демэнъ"; иногда же, признавъ произведеніе слабымъ, онъ, повидимому, не думаль объ немъ больше, и только браль изъ него некоторыя места для произведеній новыхъ. Этимъ и объясняется, почему во многихъ твореніяхъ Лермонтова мы находимъ повторяюпримента. Такъ, напримеръ, въ "Хаджи - Абрекъ" встръчаются строфы изъ "Каллы", изъ "Аула - Бастунджи" и изъ "Измаилъ-Бел"

Въ школѣ же написано Лермонтовымъ и знаменитое стихотвореніе его: "Бѣлѣеть парусь одинокій". написанное на берегу моря, въроятно въ Петергофъ. Стихогвореніе это заключаетъ въ себъ одинъ изъ основныхъ мотивовъ Лермонтовской поэзіи: его "мя-

тежную кручину".

Уже въ школъ замътно сказалась любевь Лермонтова къ остротамъ и васмънкамъ. Онъ любилъ подмѣчать смъщное въ другихъ, но зато не оби жался, когда и на его счеть произнозили острое слово Мало того: подчасъ онъ трунилъ самъ надъ собой. Такъ однажды онъ изобразилъ самого себя въ карикатуръ, въ шинели въ рукава поверхъ мундира и гусарскаго ментика. Костюмъ этоть придаваль смъшной видъ его сутуловатой, широкоплечей и невысокой фигуръ. Самъ же онь потышался и надъ дапнымъ ему говарищами прозвищемъ: "Маетка" Въ школъ ръдкій изъ юнкеровъ не имълъ прозвища: одного (Поливанова) называли "Лафа", другого (кн. Іос. Шаховского) за большой носъ велича ли "Куркомъ", Алексъл Столыпина любимымъ мечтамъ и занятіямъ. Такъ, взяли изъ одного французскаго рома звали "Монго" Прозваніе Лермонтова въ школъ написана была имъ поэма: на, гдъ выведенъ горбунъ "Мауеих".

- Но не всв были такъ великодушны, какъ Лермонтовъ многіе не выносили насмѣшекъ поэта и затанвали противъ него злобу.

## V. Время до первой ссылки.

Въ ноябръ 1834 г Лермонтовъ былъ произведенъ въ корнеты лейбъ-гвардін гусарскаго полка. Полкъ этоть быль расположень въ Царскомъ сель. Бабушка обставила любимаго внука такъ, какъ считалось приличнымъ для блестящаго гвардейца Изъ дворовыхъ села Тарханъ были отправлены въ Царское поваръ, два кучера и лакей; на конюшив стояло ивсколько лошадей и экипажей. На расходы Арсеньева назначила десять тысячь въ годъ. Сама она жила въ Петербургъ, и только на льтніе мъсяды убажала вь Тарханы. Лермонтовъ охотно покидалъ Царское и часто и подолгу гостиль у бабунки: его манили світскія удовольствія столицы. Онъ теперь еще болве, чвиъ прежде, начать жить двойною жизнью: съ одной стороны его тянеть въ свъть. его манить блескъ свътскаго общества, товарищескія пирушки-и ему хочется доказать, что онъ способень находить удовольствіе въ этой сферь, а съ другой стороны, въ глубинъ души, ояъ чувствуеть пустоту и пошлость этой сферы-и его тянеть къ поэзіи, къ его прежнимъ идеаламъ. Воть какъ эта двойственность выразилась въ жизни Лермонтова за описываемый періодъ

Товарищескія пирушки учинялись п въ Царскомъ, и въ Петербургъ, а проказничали даже по дорогъ въ Петербургъ. Одну изъ пирушекъ описываеть Висковатый. Царскосельская квартира Лермонтова полна гостей. Обнаженныя гусарскія сабли своими клинками служать подставками для сахарныхъ го ловъ, облитыхъ ромомъ и пылающихъ великолъпнымъ синимъ огнемъ, поэтически освъщающимъ столовую, изъ которой, эффекта ради, вынесены всъ св'вчи. Булгаковъ, товарищъ Лермонтова по школъ, образцовый кутила и проказникъ, сыплеть французскими стихами собственной фабрикаціи, въ которыхъ воспъваются красные гусары, голубые уланы, бълые кавалергарды, гренадеры и егеря, со всякимъ невообразимымъ вздоромъ, въ связи съ Марсомъ, Аполлономъ, Парисомъ, Людовикомъ XV, божественною Наталей.

сладостною Лизой, Георгеттой и т. п. Лермонтовъ изводить карандаши, которые едва усивваеть чинить его родственникъ и товарищъ Юрьевъ, и сооружаеть застольныя ивени самаго нескромнаго содержанія. П'всии поются при громчайшемъ хохоть и звои в стакановъ. Гусарщина идеть въ полномъ

А воть образчикъ другого рода забавъ Лермонтова. Однажды онъ явился на разводь съ маленькою, чуть-чуть не дътскою, игрушечною саблею. На разводъ присутствоваль великій киязь Михаидъ Павловичь. Онъ туть же даль поиграть этою саблею маленькимъ великимъ князьямъ Николаю и Миханлу Николаевичамъ, а Лермонтова приказаль посалить на гауптвахту. Послъ этого Лермонтовъ завелъ себъ саблю большихъ размъровъ, которая при его маломъ рость казалась еще громадные и, стуча о панель или мостовую, производила ужасный шумъ. За эту саблю Лермонтовъ опять попать на гауптвахту. Но наказанія за подобные проступки перепосилнев легко, ногому что этого рода шалости составляли даже лестную для шалуна славу вь обществъ и среди товарищей. Въ шалостяхъ и выходкахъ разнаго рода принимали участіе и такіе молодые люди, которые ечитались образцомъ благородства и рыцарскаго духа. Таковымъ быль, наприм'връ, Алексъп Аркадъевичъ Столыпинъ, товарищъ Лермонтова по школъ, близкій другь его и родственникъ. Лермонтовъ воспълъ его въ своемъ стихотворенін: "Монго".

Но Лермонтову все еще не удавадось проникнуть въ аристократическое общество Петербурга; а ему этого очень хотьлось. "Фамилія Лермонтовыхъ не была извъстна въ тогданиемъ высшемъ свъть и сама по себъ ничего не представляла. Родъ Лермонтовыхъ, какъ уже оыло сказано, захудаль и объднълъ. Молодой, пекрасивий, не чрезмърно богатый гусарскій корнеть ничъмъ не могъ привлечь къ себъ винманія въ гостиныхъ и на балахъ. Положеніе, которое другіе легко пріобрътали, часто безъ всякихъ правственныхъ преимуществъ, Лермонтовъ долженъ быть завоевывать себъ, борясь съ большими трудностями. Пока его поддерживали только связи бабушки, имена Арсеньевыхъ и Столыпиныхъ. Сознаніе, что опъ не красивъ, тревожило самолюбиваго юношу" (Висков. VI, 203).

XXVIII

И вотъ Лермонтовъ рѣшается, во что бы то ни стало, добиться того, чтобы объ немъ заговорили въ великосвътскихъ салонахъ. Планъ у него созрвлъ, какъ это видно изъписьма его (въ 1835 г.) къ своей кузинъ Ал. Мих. Верещагиной, въ которомъ онъ писалъ: "Вступая вь свъть, я увидаль, что у каждаго быль какой-нибудь пьедесталъ: хорошее состояніе, имя, титулъ, покровительство... Я увидаль, что если мнв удастся занять собою одно лицо, - другіе незамѣтно тоже займутся мною, сначала изъ любопытства, потомъ изъ соперничества". Жертвою онъ избралъ свою кузину-Катерину Александровну

XXVII

Съ Сушковой онъ встрътился впервые еще 15-лътнимъ юношей. Она заняла его сердце и даже вдохновляла, но, будучи старше его годами, подсмъивалась надъ восторженнымъ мальчикомъ. Теперь онъ снова увидълъ ее въ Петербургъ, возобновилъ ухаживанье-и покорилъ ея сердце. Послъ этого онъ сталь въ обществъ обращаться съ нею, какъ съ личностью ему близкою, а потомъ вдругъ покинулъ ее. сталъ колоденъ, насмѣшливъ и даже жестокъ и дерзокъ. Самъ Лермонтовъ объяснялъ свой поступокъ еще темъ, что онъ желалъ отомстить Сушковой за прежнее. Къ той же Верещагиной онъ писалъ: "Я мщу за слезы, которыя пять лъть тому назадъ заставляло проливать меня кокетство m-elle Сушковой". Но какъ бы то ни было, Лермонтовъ во всякомъ случат добился своей цъли: о немъ заговорили. Сама Сушразсказываеть въ своихъ запискахъ, какъ послъ эпизода съ нею заинтересовался поэтомъ цёлый рядъ лицъ, и Саша Ж., и Лиза Б.

Впрочемъ, продълка въ этомъ родъ была не единственная. Графиня Ростопчина расказываетъ: "Мнъ случалось слышать признанія нъсколькихъ изъ жертвъ Лермонтова, и я не могла удержаться отъ смъха, даже прямо въ лицо, при видъ слезъ моихъ подругъ, не могда не сментся надъ оригинальными и комическими развязками, которыя онъ давалъ своимъ злодъйскимъ, донжуанскимъ подвигамъ. Помню, одинъ разъ онъ, забавы ради, ръшился замъстить богатаго жениха, и когда вев считали уже Лермонтова готовымъ занять его мъсто, родные невъсты вдругъ получили анонимное письмо,

въ которомъ ихъ уговаривали изгнать Лермонтова изъ своего дома и въ которомъ описывались всякіе о немъ ужасы. Это письмо написаль онъ самъ и затъмъ онъ болве въ этотъ домъ не являлся".

По поводу всего этого Висковатый замъчаетъ: "Къ такого рода продъдкамъ общество относилось тогда очень снисходительно. Принимая во вниманіе нравы времени, приходится быть болже снисходительнымъ къ молодому корнету, платившему ему дапь. - Надо удивляться, какъ еще въ вихръ свътскихъ похожденій и товарищеской жизни Лермонтовъ сохранилъ столько серьезныхъ интересовъ и внутренней чистоты, что не только не погибъ въ этихъ своихъ увлеченіяхъ, но ставилъ имъ върную оцънку и не давалъ брать верхъ надъ собой. Идя съ жизнью и съ бытомъ своего времени, онъ относился къ нимъ, какъ наблюдатель и критикъ, и собиралъ матеріалы для будущихъ своихъ сочиненій тамъ, гдъ ему приходилось сталкиваться съ разными людьми: на балахъ ли генералъгубернатора Петербурга, графа Эссена, адмирала А. С. Шишкова и другихъ, или на маскарадахъ и столичныхъ вечерахъ, въ кругу пирующей и мечущей банкъ молодежи, поздиве-въ лагеръ боевой жизни, на кавказскихъ водахъ, въ саклъ чеченца и т. д. "Я на двлв заготовляю матеріалы для многихъ сочиненій", говорилъ Лермонтовъ m-elle Сушковой, когда она спрашивала его, зачемь онь такъ ведеть себя ...

"При пылкости характера поэтовъ и кова (впослъдствін по мужу - Хвостова) ихъ врожденной впечатлительности, являются какъ бы естественными тв бурныя увлеченія, которымъ предаются они при вступленіи въ жизнь. Изв'єстно, что кутежи привели юношу Гёте на край могилы. Только желъзная натура спасла его. Пушкина буйная жизнь, которой онъ предавался по выходъ изъ лицея, довела до тяжкой болвани. Кутежи и потрата таланта на произведенія весьма скабрезнаго свойства не мъщали однако ему въ тиши кабинета предаваться серьезному служенію музамъ. И Лермонтовъ, несмотря на разсъянный образъ жизни, въ которой прожигалъ онъ силы и молодость, трудился надъ своимъ образованіемъ и надъ развитіемъ своего таланта. Кромъ посъщенія свътскихъ гостиныхъ и кутежа въ товарищескихъ кружкахъ и салонахъ полусвъта, поэть искалъ обшества людей съ серьезными интересами или примыкавшихъ къ литерагурному кругу". (VI, 212, 214).

XIXX

И дъйствительно, черезъ университетскаго своего товарища, Святослава Ананасьевича Раевскаго, Лермонтовъ познакомился съ Андреемъ Алексанпровичемъ Краевскимъ, который тогда быль редакторомъ "Литературныхъ прибавленій" къ "Русскому Инвалиду". Еще раньше того Лермонтовъ уже бывалъ и у Сенковскаго и у Ал. Ник. Муравьева, автора "Путешествія по святымъ мъстамъ" Но что важнъе всего, такъ это то, что онъ, не смотря на всв помъхи, находилъ время уеди-

няться въ своемъ кабинетъ.

Лермонтовъ еще въ ранней юности любиль обращаться къ русскимъ сюжетамъ: такъ, напримъръ, еще на иятнаднатомъ году онъ задумалъ драму: "Мстиславъ Черный" и затъмъ набрасалъ первый очеркъ своего стихотворенія: "Бородино" (подъ заглавіемъ: "Поле Бородина"). Теперь онъ вновь обработаль это стихотвореніе и создаль такія произведенія, какъ "Два великана", "Опять, народные витіи за дівло падшее Литвы", "Бояринъ Орша". Въ то же время написана была и драма: "Маскарадъ" — результатъ наблюденій поэта надъ окружавшимъ его обществомъ. Въ этой драмъ ему хотвлось выставить ничтожество светскаго обще-

Миханлу Юрьевичу страшно хотълось выступить на литературное поприще одновременно и въ печати и на сценъ театра. Но цензура не одобрила его драму для сцены, такъ какъ въ ней были слишкомъ рѣзкіе страсти и характеры, и добродътель въ ней не была достаточно награждена. Поэту однако до того хотвлось видъть свое произведение на сценъ, что онъ ръшился въ угоду цензуръ передълать драму-и такимъ образомъ появилась вторая редакція ея, но названная не "Маскарадъ", а по имени главнаго ге-

роя ел-"Арбенинъ".

Наконецъ наступилъ январь 1837 года: скончался Пушкинъ, съ которымъ Лермонтовъ познакомился не задолго до его смерти. Подъ внечатлъніемъ негодованія на убійцу великаго поэта, Лермонтовъ пишеть извъстное свое стихотвореніе: "На смерть Пушкина" и стихотвореніе это быстро распространяется во множествъ списковъ. Первоначально эти стихи не имвли послед

нихъ 16-ти заключительныхъ строкъ. Но когда Лермонтовъ услышать въ великосвътскомъ обществъ толки, клонившіеся къ тому, чтобы обвинить во всемъ Пушкина и оправлать Дангеса. онь, полный негодованія, набросаль эти 16 строкъ-и опъ такъ же быстро распространились. Тогда дело приняло иля поэта иной обороть.

«На вечеръ у графа Ферзена», -- разсказываеть Сильгевскій,-ссестра графини-хозяйки, извъстная великосвътская силетница и въстовщина Анна Mux. Хигрово, прозванная «la lèpre de la société, вдругъ подощла къ бывшему тамъ шефу жандармовъ графу Бенкендорфу со словами: «А вы, върно, читали, графъ, новые стихи на всъхъ насъ и въ которыхъ высшее дворянство отдълано на чемъ свъть стоигь?» Графъ спросиль ее, о какихъ стихахъ она говорить.-«Да о твхь, что написаль гусарь Лермонтовъ, - отвъчала Хитрово, — и которые начинаются словами: «А вы надменные потомки», т.-е. всв мы, вся русская аристократія!» Графъ Бенкендорфъ посибиналь довко замять разговоръ, но на другой день. передъ отправленіемъ съ обычнымъ докладомъ къ государю, онъ сказать Лубельту: «Ну, Леонтій Васильевичь, что будеть, то будеть, а ужь послъ того, что Хитрово знасть о стихахъ этого мальчика Лермонтова, мив не остается ничего больше, какъ только сейчасъ же доложить о нихъ госуда рю. Венкендорфъ быль лично знакомь съ бабушкой Лермонтова, очень уважать ее, и потому хотыть доложить государю въ возможно смягченномь видъ о стихахъ ея внука. Но оказалось, что государь уже быль предупреждень: въ это же утро, еще до появленія Бенкендорфа, онъ получить по городской почтъ донолнительные стихи Лермонтова съ надписью: «Воззваніе къ революцін». Подоаръвали, и не безъ основанія, что стихи были присланы государю все тою же Хитрово, сдълавшею на нихъ вышеупомянутую надпись. Государь быль сильно разгивань, приняль двло гораздо серьезиће, чвиъ хотъть ему представить его гр. Бенкендорфъ, н велъль великому князю Михаилу Павловичу пемедленно послать въ Царское село начальника штаба гвардін П. Ө. Веймарна для производства обыска въ квартиръ корнета Лермонтова. Прибывшій туда Веймарнъ нашель

квартиру даже не топленной, потому что Лермонтовъ уже много дней какъ проживаль въ Петербургъ у бабушки, хотя и безъ отпуска. Это только усугубляло его вину. Веймарнъ, не снимая шубы, произвель обыскъ и опечаталъ всъ бумаги, какія нашлись въ квартиръ. Между тъмъ дали объ этомъ знать въ Петербургъ Лермонтову. Онъ поскакалъ въ Царское село и съ полной откровенностью повезъ съ собой свой портфель съ бумагами... Бабушка была въ отчаянін: она полагала, что ея Мишеля непремънно засадять въ кръпость ... Но Лермонтова посадили только на гауптвахту; но зато 25 февраля послъдовало Высочайшее повелъніе, а 27-го вышель "приказь", по которому дейбъгвардін гусарскаго полка корнеть Лермонтовъ переводился тамъ же чиномъ въ Нижегородскій драгунскій полкъ (на Кавказв).

## VI. Отъ первой ссылки до второй.

ъхалъ на восточный берегъ Чернаго моря, гдв должны были открыться усиленныя военныя д'ыйствія противъ горцевъ, подъ начальствомъ генерала Вельяминова.

Лермонтовъ остановился, чтобы дождаться почтоваго судна, которое перевезло бы его въ Геленджикъ. "Туть" разсказываеть Висковатый — "поэть испыталъ страннаго рода столкновение съ казачкою Царицихой, принявшей его за тайнаго соглядатая, желавшаго накрыть контрабандистовъ, съ которыми она имъла сношенія. Эпизодъ этотъ послужилъ поэту темою для повъсти: "Тамань".

Въ концъ апръля Лермонтовъ прибыль на мъсто своего назначенія. Но туть сведенія о немъ начинають делаться сбивчивыми: въ послужномъ снискъ его говорится, что поэть быль вь постоянных встычках и делах съ непріятелемъ отъ 26 мая и до 29 августа. Между твмъ, судя по письму Лермонтова къ Раевскому, онъ почти все время первой своей ссылки на Кавказъ провелъ "въ безпрерывномъ странствованіи". Въ этомъ письмъ онъ пишеть: "Съ тъхъ поръ, какъ я выъхалъ изъ Россіи, повърнить ли, я находился до сихъ поръ въ безпрерывномъ странствованіи, то на переклад-

ной, то верхомъ; изъъздилъ линію вет вдоль, отъ Кизляра до Тамани, пере. **Бхаль** горы, быль въ Шушв, въ Кубв въ Камакв, въ Кахетіи, одвтый почеркесски, съ ружьемъ за плечами. ночеваль въ чистомъ полъ, засыпаль подъ крикъ шакаловъ, ълъ чурекъ пилъ кахетинское... Простудившись до. рогой, я прівхаль на воды весь въ ревматизмахъ; меня на рукахъ вынесли люди изъ повозки; я не могъ ходить: въ мъсяцъ меня воды совсъмъ поправили"... Далъе Лермонтовъ говоритъ что для него лично всв военныя двяствія ограничились лишь тамъ, что онъ слышалъ только "два-три выстръла".

Въ сентябръ (22-го) того же 1837 года въ Геленджикъ прибылъ государь со свитой. Въ свить быль и Бенкендорфъ. Государь остался доволень войсками и милостиво размѣчалъ награды. Бенкендорфъ, помня просьбы Арсеньевой и желая сдълать ей угодное, воспользовался случаемъ и сталъ Лермонтовъ вхалъ на Кавказъ, какъ ходатайствовать за Лермонтова. Слъдонъ выражался, "за лаврами". Онъ ствіемъ этого ходатайства явился приказъ отъ 11 октября 1837 года, которымъ Лермонтовъ переводился въ л.-гв. Гродненскій гусарскій полкъ, стоявшій

въ Новгородъ.

Лермонтовъ не тотчасъ отправился Путь лежаль черезъ Тамань. Здёсь въ Новгородъ: онъ пространствоваль еще 4 мъсяца-и къ новому полку своему прибылъ лишь 25 февраля 1838 года. Очень можеть быть, что ть странствованія, о которыхъ онъ упоминаеть вь письмъ къ Раевскому, и должны быть отнесены, именно, къ этимъ четыремъ мъсяцамъ. Но какъ бы тамъ ни было, во всякомъ случав это пребываніе на Кавказъ и эти странствованія имъли для поэта большое значеніе. "Михаилъ Юрьевичъ побывалъ въ мѣстахъ, которыя виделъ въ детстве: такъ онъ погостиль въ Шелкозаводскъ, имънін, принадлежавшемъ Акиму Акимовичу Хостатову, сыну родной сестры бабушки Арсеньевой. Хостатовъ этотъ быль извъстный всему Кавказу храбрецъ; похожденія его переходили изъ усть въ уста... Случан изъ жизни Акима Акимовича послужили Лермонтову матеріаломъ, конмъ онъ воспользовался немного позднъе. Въ основания разсказа "Бэла" лежить происшествіе, бывшее съ Хостатовымъ, у котораго дъйствительно жила татарка этого имени. Точно также "Фаталисть" списанъ съ происшествія, бывшаго съ

Хостатовымъ въ станицѣ Червленой».

IZZZ

"Старая Военногрузинская дорога, следы коей видны и поныне, своими красотами и вереницей легендъ особенно поразила поэта. Легенды эти были ему извъстны уже съ дътства; теперь онв возобновились въ его памяти, вставали въ фантазіи его, укрѣпляясь въ намяти вм'вств съ то могучими, то роскошными картинами кавказской природы. Воть туть-то зародилась въ Михаилъ Юрьевичъ мысль перенести мѣсто дѣйствія любимой его поэмы: "Демонъ" на Кавказъ. До сей

поры оно было въ Испаніи".

"Въ Ставрополъ Лермонтовъ познакомился съ кружкомъ декабристовъ, находившихся въ отличныхъ отношеніяхъ съ докторомъ Н. В. Майеромъ... Во всякомъ обществъ его нельзя было не зам'ятить. Умъ и огромная начитанность вмъсть съ какимъ-то аристократизмомъ образа мыслей и манеръ невольно привлекали къ нему. Онъ прекрасно владълъ русскимъ, французскимъ и нъмецкимъ языками и, когда быль вь духф, говориль остроумно, съ живостью и душевною теплотою. Майеръ имълъ много успъховъ у женщинъ-и этимъ, конечно, быль обязанъ не физическимъ своимъ достоинствамъ. Небольшого роста, съ огромной угловатой головой, на которой волосы стригь подъ гребенку, съ чертами лица неправильными, худощавый и хромой-(у него одна нога была короче другой), - Майеръ нисколько не быль похожь на типь гостинаго ловеласа; но въ его добрыхъ и свътныхъ глазахъ было столько симпатичнаго, въ его разговоръ было столько ума и души, что становится понятнымъ сильное и глубокое чувство, которое онъ внушаль кь себъ нъкоторымъ замъчательнимъ женщинамъ. Характеръ его былъ неровный и вспыльчивый; нервная раздражительность и какой-то саркастическій отгінокъ его разговора навлекали ему иногда непріятности, но не лишили его ни одного изъ близкихъ друзей, которые больше всего цънили его искренность и честное прямодущіе"...

Съ этого доктора Майера Лермонтовъ списалъ въ повъсти своей: "Княжна Мери" доктора Вернера, съ которымъ Печоринъ тоже знакомится въ С., т.-е. Ставрополь" (Висков. VI, 263-

265).

Григорій Ив. Филипсонъ, бывшій впоследствии попечителемъ С.-Петербургскаго округа, разсказываеть, что когда онъ, будучи офицеромъ на Кавказ'в, познакомился съ Майеромъ, то послъ бесъдъ съ нимъ исторія человъчества представилась ему совсемъ въ другомъ видъ, и великія событія и характеры англійской и особенно французской революціи приводили его въ

восторженное состояніе.

"Можно себъ представить, какъ такой человъкъ и окружающіе его люди должны были повліять на 22-льтняго юношу-поэта. Высланный изъ Петербурга, гдв онь старался проникнуть въ общество людей развитыхъ, Лермонтовъ находить отборный кругь ихъ въ горахъ Кавказа, среди дивной, пробудившей его поэтическій дарь природы, среди болве свободныхъ условій жизни. Оть этой атмосферы нравственное состояніе должно было очиститься. Условія должны были благотворно появлять на впечатлительную душу, на большой и образованный, хоть и молодой еще умь Михаила Юрьевича. Его кругозоръ расширился, убъжденія окрѣпли, смутное недовольство пошлостью общества, среди котораго онъ находился въ Петербургв и конмъ все-таки увлекался, стало для него теперь сознательнымъ. Онъ сталъ шире понимать назначение писателя и. выходя изъ сферы личнаго, стремился глубже затронуть типъ людей - продукть слабости и недостатковъ своего времени. Задуманныя прежде произведенія были имъ брошены, или стали видоизм'вняться и вырабатываться въ болъе глубокія и сознательныя творенія. Воть почему онь пишеть другу и сотруднику своему Раевскому, что не можеть продолжать романа, который они сообща начали въ Петербургв. Обстоятельства изменились. Это быль неоконченный романь "Княгиня Лиговская", въ которомъ впервые смутно еще вырисовывается типъ Печорина. Эта перемъна въ развити Лермонтова и обусловливаеть то недовольство, которое онъ испытываль въ петербургскомъ обществъ по возвращеній въ него съ Кавказа, и то желаніе, которое руководить его стремленіями вернуться туда обратно. Встръча съ такими людьми, какъ Майеръ и друзья его декабристы, должна была вызвать сравнение прежняго поколънія съ тымъ, что окружало его теперь, пред-

IIYXXX

ставляя "лучшее общество" и породить "Думу", единственное лирическое произведеніе, написанное поэтомъ въ 1838 году по возвращеніи съ Кавказа". (Висков. VI, 266—267).

На Кавказъ между прочимъ Лермонтовъ обработалъ свою знаменитую "Пъсню о Калашниковъ", которая была напечатана въ 1838 г. въ "Литературныхъ Прибавл. къ Рус. Инвалиду".

Вернувшись въ Петербургъ, Лермонтовъ нехорошо чувствоваль себя среди общества, оть котораго уже отвыкъ. и которое уже не могло занять его. Но и въ Новгородъ было ему не лучше: тамъ опять кутежи да карточная игра. Ему захотьлось было совсьмъ оставить службу и бхать путешествовать на Востокъ, - но родные воспротивились тому и ръшили, что ему надо продолжать службу, чтобы загладить свой проступокъ. Между тъмъ бабушка усиленно хлопотала, чтобы внука ея перевели снова въ лейбъ-гусары, въ Царское село-и хлопоты ея, благодаря гр. Бенкендорфу, увънчались усивхомъ: приказъ о желаемомъ переводѣ состоялся 9 апрѣля.

Пребыванье въ нетербургскомъ обществъ вызвало, какъ мы уже знаемъ, стихотвореніе: "Дума", послъ котораго ноэтъ какъ бы вналъ въ анатію: весной и лътомъ 1838 г. онъ ничего не написалъ—и принялся за творчество лишь съ осени: онъ началъ обработывать свеего "Героя нашего времени"

Между твиъ о Лермонтовъ ваговорили въ обществъ. Благодаря разсказамъ Марлинскаго (А. Бестужева), Кавказъ представлялся петербуржцамъ въ самомъ поэтическомъ видъ; офицеровъ, возвращавшихся оттуда, встръчали, какъ героевъ. Лермонтовъ былъ уже въ извъстномъ смыслъ кавказецъ. Неудивительно, что имъ заинтересовались, темъ более, что онъ такъ мастерски описываль Кавказъ въ своихъ поэмахъ. Эти поэмы стали модными, ими зачитывались, въ особенности дамы, которымъ болъе всего нравился "Демонъ", и онъ усердно списывали его. Лермонтова въ ту пору наперерывь приглашали въ великосвътскіе салони, какъ человъка, вошедшаго въ моду. Но онъ предпочиталъ общество избранное: онъ любилъ бывать у Караманныхъ, у князя Одоевского и чаето посъщать Краевскаго. Слава Лермонтова особенно возрасла, когда Краевскій, начавъ издавать "Отечественныя Записки" съ 1839 года, пригласилъ поэта для сотрудничества. Во второй и потомъ въ четвертой книжкахъ журнала были напечатаны "Бэла" и "фаталистъ" Кромъ того, въ первыхъ книжкахъ Лермонтовъ напечаталъ и нъсколько своихъ стихотвореній.

Лермонтовъ появлялся въ высшемъ обществъ, но, какъ замътилъ И. С. Тургеневъ въ своихъ "Литературныхъ воспоминаніяхь", "онь глубоко скучаль вь этомъ обществъ: онъ задыхался въ твеной сферв, куда его втолкнула судьба". При томъ же далеко не всъ расположены были къ поэту. "Его положеніе"-говорить Висковатый-"напоминало положение Пушкина въ придворныхъ кружкахъ. Многіе, очень многіе его ненавиділи и находили, что, являясь въ гостиныхъ высшихъ сферъ, онъ "садился не въ свои сани", что онь дерзокъ и смълъ. Преимущественпо держались мивнія этого мужчины, коихъ сердило, что молодой : вардейскій "офицерикъ" выказываль независимость характера, а порою и нъкоторую презрительность въ обращеніи. Не мало, быть можеть, способствовало чувству непріязни къ поэту вниманіе, оказываемое ему женщинами, въ которыхъ влюбленъ былъ весь петербургскій "beau monde". Лермонтовъ сознаваль, что къ нему относятся непріязненно и не даромъ предчувствовалъ, что настанеть время, когда его "будуть преследовать клеветами". Время это настало скорве, нежели онъ пола-

Февраля 16-го 1840 года на балъ у графини Лаваль произошло у Лермонтова столкновение съ сыномъ французскаго посланника де-Баранта. Оно произошло изъ-за того, что молодая и красивая вдова кн. Щербатова, въ которую были влюблены оба соперника, отдала предпочтение Лермонтову.

— Вы, милостивый государь, слишкомь пользуетесь тымь, что мы находимся въ странь, въ которой дуэли запрещены,—сказаль де-Баранть Лермонтову.

— Это нисколько не мізшаеть мніз, отвізчаль Лермонтовь, быть вполив къ вашимъ услугамь.

Дуэль состоялась (на Черной ръчкъ) – и окончилась пустяками: дрались сперва на шпагахъ; у Лермонтова при самомъ же началъ обломился конецъ шпаги, и Барантъ нанесъ ему легкую царапину, затъмъ взялись за пистолеты: Баранть далъ промахъ, а Лермонтовъ выстрѣлилъ на воздухъ. Противники примирились и разътхались. Дъло этимъ бы и кончилось. Но Лермонтовъ, не считая нужнымъ скрывать, что онъ стрълялъ на воздухъ, разсказываль объ этомъ своимъ знакомымъ. Баранть обидълся; произошло новое объясненіе, при чемъ Лермонтовъ заявиль, что если Баранть недоволень, онъ готовъ и вторично съ нимъ стръляться. Баранть от дуэли отказался; но мать его повхала по начальству съ жалобой на Лермонтова за то, что онъ снова вызывать ея сына на дуэль. Графъ Бенкендорфъ въ то время быль уже не расположенъ ходатайствовать за поэта-и Лермонтовъ (въ апрълъ 1840 г.) былъ переведенъ въ Тенгинскій пъхотный полкъ, стоявшій на Кавказв.

"Друзья и пріятели собрались въ квартиръ Карамзиныхъ проститься съ юнымъ другомъ своимъ, - и туть, расстроганный вниманіемъ къ себѣ и непритворною любовью избраннаго кружка, поэть, стоя въ окив и глядя на тучи, которыя ползди надъ Летнимъ садомъ и Невою, написалъ стихотвореніе: "Тучки небесныя, вѣчные странники!..." Софья Карамзина и нъсколько человъкъ гостей окружили поэта и просили прочесть только что набросанное стихотвореніе. Онъ оглянуль всехъ грустнымъ взглядомъ выразительныхъ глазъ своихъ и прочелъ его. Когда онъ кончилъ, глаза били влажные оть слезъ... Поэть двинулся въ путь прямо отъ Карамзиныхъ".(Висков. VI, 338).

Вслъдъ за внукомъ выъхала изъ Петербурга и бабушка въ свою деревню.

## VII: Послѣднее время жизни Лермонтова.

Прибывъ на Кавказъ, Лермонтовъ принялъ участіе въ экспедиціи противъ горцевъ. Литературнымъ памятникомъ, относящимся къ этой экспедиціи, явилось прекрасное описаніе сраженія подъ Валерикомъ. По отаыву начальства, "во всѣхъ дълахъ поручикъ Лермонтовъ оказалъ примърное мужество и распорядительность".

По окончаніи похода, Лермонтову разр'єщено было прібхать на н'всколько м'всяцевъ въ Петербургъ (въ конців 1840 г.)

Упомянутый годъ замъчателенъ въ жизни поэта выходомъ въ свъть его сочиненій: еще до прівзда его въ Петербургъ вышель романъ: "Герой нашего времени", а затъмъ и небольшая книжка его стихотвореній. Въ теченіе 1840 и 1841 г. романъ Лермонтова разошелся въ двухъ изданіяхъ. Въ это же время поэть нашъ сталъ извъстенъ и за границей. Намецкій писатель Варигагенъ фонъ-Энзе перевель на ивмецкій языкъ "Бэлу" и писаль о немъ следующее: "Между новыми явленіями русской поэзіи, самымъ блистательнымъ и самымъ полнымъ надеждъ слъдуеть назвать Лермонтова, молодого поэта съ высокимъ призваніемъ. Какъ въ прозв, такъ и въ стихахъ у него есть несравненныя произведенія... Въ стихотвореніяхъ его мы находимъ силу прежнихъ временъ вмъсть съ современною тонкостью и художественностью. На Лермонтова справедливо обращены полные ожиданія взоры".

Время отпуска наконецъ прощло, и Лермонтовъ отправился опять на Кавказъ, въ сопровожденіи своего друга "Монго"—А. А. Стольпина. По дорогъ онъ пробылъ нѣкоторое время въ Москвѣ, гдѣ познакомился съ нимъ извѣстный впослъдствіи нѣмецкій писатель Фридрихъ фонъ-Боденшпедтъ, а въ то время — гувернеръ въ семействъ кн. Голицына. Боденштедтъ, какъ извѣстно, перевелъ произведенія Лермонтова и оставиль о немъ свои воспоминанія.

Прівхавъ на Кавказъ Лермонтовъ взялъ отпускъ подъ предлогомъ бользани и поселился въ Пятигорскъ, вмъсть съ Столыпинымъ, кн. Трубецкимъ и кн. Василъчиковымъ, въ небольшомъ домикъ у подошвы Машука.

Въ Пятигорскъ въ то время желось весело: устраивались гулянья, пиквики, кавалькады, балы. Лермонтовъ постоянно вращался среди молодыхъ офицеровъ, въ числъ которыхъ былъ между прочимъ и его школьный товарищъ — Николай Соломоновичъ Мартыновъ. Объ этой пятигорской жизни Лермонтова сохранилось много воспоминаній и между ними воспоминанія ки. Васильчикова. Онъ говоритъ: "Мы жили дружно и нъсколько разгульно, какъ живется въ этомъ беззаботномъ возрасть 20—25 лътъ". Говоря о характеръ Лермон-

AL.

това, кн. Васильчиковъ замъчаеть, что въ немъ было какъ бы два человъка: "одинъ добродушный для небольшого кружка ближайшихъ своихъ друзей и для техъ немногихъ лицъ, къ которымь онъ имъть особенное уважение; другой-заносчивый и задорный для вевхъ прочихъ его знакомыхъ" -"Кром'в того" - прибавляеть кн. Васильчиковъ, - "въ Лермонтовъ была черта, которая трудно соглашается съ понятіемъ о гиганть поэзін, какъ его называють восторженные его поклонники, о глубокомысленномъ и геніальномъ поэтъ, какимъ онъ дъйствительно проявился въ краткой и бурной своей жизни. Онъ быль шалунъ въ полномъ ребяческомъ смыслъ слова, и день его раздълялся на двъ половины между серьезными занятіями и чтеніями и такими шалостями, какія могуть придти въ голову развъ только пятнадцатилътнему школьному мальчику".

XIXXX

Между молодежью, среди которой вращался Лермонтовъ, быть, какъ уже сказано, и Мартыновъ. "Это былъ"характеризуеть его одинь изъ современниковъ-почень красивый молодой гвардейскій офицеръ, блондинъ, со вздернутымъ немного носомъ и высокаго роста Онъ былъ всегда очень любезенъ, порядочно пъль подъ фортепіано романсы и полонъ надеждъ на свою будущность: онъ все мечталь о чинахъ и орденахъ, и думалъ не иначе, какъ дослужиться на Кавказъ до генеральскаго чина. Послъ онъ утхалъ въ Гребенской казачій полкъ, куда онъ быль прикомандированъ, и въ 1841 году я увидёль его въ Пятигорскъ. Но въ какомъ положени! Вмъсто генеральскаго чина онъ быль уже въ отставка всего майоромъ, не имъль никакого ордена, и изъ веселаго и свътскаго изящнаго молодого человъка сдълался какимъ-то дикаремъ: отрастиль огромныя бакенбарды, въ простомъ черкесскомъ костюмъ, съ огромнымъ кинжаломъ, въ нахлобученной бълой папахъ, мрачный и молчаливый". Къ этой характеристикъ Висковатый прибавляеть следующее: "Мартыновъ въ общемъ носиль форму Гребенского казачьяго подка, но какъ находившится въ отставка, дълаль разныя вольныя къ ней добавленія, міняя цвіта и прилаживая ихъ согласно погодъ, случаю или своему вкусу. По большей части онъ носилъ бълую черкеску и черный бархатный или шелковый бешметь, или

наобороть: черную черкеску и бълью бешметь. Въ послъднемъ случав-эта бывало въ дождливую погоду-онь на. дъваль черную панаху вивсто бълов въ которой являлся на гулянь в. Ру. кава черкески онъ обыкновенно засучиваль, что придавало всей его фигурь смілый и вызывающій видь. Онь быль фатовать и, сознавая свою красоту, высокій рость и прекрасное сложеніе любиль щеголять передъ нъжнымъ поломъ и производить эффекть своимъ появленіемъ. Охотно напускаль онь также на себя мрачный видь, щеголяя моднымъ байронизмомъ. Не удивительно, что Лермонтовъ, не выносившій фальши и запосчивости. при всемъ дружественномъ расположенін къ Мартынову, несчадно преследовать его своими насмъшками" (VI, 402).

Въ душъ Лермонтовъ не былъ золь: онъ любиль сказать острое слово, любиль пошалить; но если зам'вчаль, что предметь его нападокъ оскорблянся, онъ первый спёшилъ изгладить дурное впечатлъніе и успокоить обиженнаго. Его насмъшки надъ Мартыновымь заключались вътакого рода шуткахъ. Онъ, напримъръ, нарисоваль сцену, изображавшую въбздъ Мартынова въ Пятигорскъ: Мартыновъ на конъ, съ длиннымъ кинжаломъ, а кругомъ дамы, восхищенныя его красотой. Внизу подпись: "Monsieur le poignard faisant son entrée à Piatigorsk" Другая картина: Мартыновъ, огромнаго роста, съ громаднымъ кинжаломъ отъ пояса до земли, объясняется съ миніатюрной дамой, на поясъ которой крошечени кинжальчикъ. Въ дам'в все могли узнать интересовавшую Мартынова особу.—Плохая верховая взда Мартынова, который однако воображаль себя лихимъ всадникомъ, также подавала поводь къ карикатурамъ Лермонтова. Одна изъ нихъ была такова; Мартыновь, вь стычка съ горцами, что-то кричить, махая кинжаломь и сидя въ полуобороть на лошади, поворачивающей всиять. Значеніе карикатуры Лермонтовъ пояснять такъ; "Мартыновъ положительно храбрецъ, но только плохой вздокъ, и лошадь его бонтся выстръловъ. Онъ не виновать, что она ихъ не выносить — и скачеть оть нихъ". "Tagnard au grand poignard" или "le sauvage au graud poignard" были обыкновенныя названія, которыми величалъ Лермонтовъ Мартынова. Самолюбивый Мартыновъ не любиль

этихъ шутокъ, особенно, если онъ были при дамахъ. Между тъмъ Лермонтовъ не воздерживался-и однажды подшутилъ надъ нимъ именно при дамахъ.

— Вы знаете, Лермонтовъ, что я очень долго выносиль ваши шутки, продолжающіяся, не смотря на неоднократное мое требованіе, чтобы вы ихъ прекратили, -- обратился къ поэту Мартыновъ.

- Что же, ты обидълся? -- спросилъ Лермонтовъ.

— Да, конечно, обидълся.

— Не хочешь-ли требовать удовлетворенія?

- Почему жъ нътъ?

Туть Лермонтовъ неребиль его словами: "Меня изумляють и твоя выходка и твой тонъ... Впрочемъ, ты знашь, вызовомъ меня испугать нельзя... Хочешь драться-будемъ драться".

- Конечно, хочу,-отвъчалъ Мартыновъ:-и потому разговоръ этотъ мо-

жеть считаться вызовомъ.

Дуэль состоялась-и воть какъ описываеть этоть печальный эпизодъ секунданть Лермонтова кн. Васильчиковъ. (Секундантомъ Мартынова быль Глъ-

.....Мы считали эту ссору столь ничтожною и мелочною, что до последней минуты увърены были, что она кончится примиреніемъ. Тымъ не менъе всъ мы, и въ особенности Глъбовъ, который соединялъ съ отважною храбростью самое любезное и сердечное добродушіе и пользовался равнымъ уваженіемъ и дружбою обоихъ противниковъ, всѣ мы, говорю, истощили въ теченіе трехъ дней наши миролюбивыя усилія безъ всякаго усивха. Хотя формальный вызовъ на дуэль и последоваль оть Мартыкова, но всякій согласится, что вышеприведенныя слова Лермонтова заключали въ себъ уже косвенное приглашение на вызовъ, и затъмъ оставалось ръшить, кто изъ двухъ быль зачинщикъ, и кому передъ къмъ слъдовало сдълать шагъ къ примиренію. На этомъ сокрушились вев наши усилія: трехдневная отерочка не послужила ни къ чему, и 15-го іюля, часовь въ 6-7 вечера, мы повхали на роковую встрвчу: но и туть въ последнюю минуту мы и, я думаю, самъ Лермонтовъ, были убъждены, что дуэль

кончится пустыми выстръдами, и что, обмънявшись для соблюденія чести двумя пулями, противники подадуть себъ руки и поъдуть ужинать".

Изъ другого источника мы узнаемъ, что Лермонтовъ заранъе заявилъ, что онъ выстрълить на воздухъ; Мартыновъ же все время сохраняль элобное

настроеніе.

"Мы"-продолжаемъ приводить слова кн. Васильчикова — "отмфрили съ Глъбовымъ 30 шаговъ; послъдній барьеръ поставили на 10-ть и, разведя противниковъ на крайнія дистанціи, положили имъ сходиться каждому на 10 шаговъ, по командъ: маршъ! Зарядили пистолеты. Глебовъ подаль одинъ Мартынову, я-другой Лермонтову и скомандовали: сходись! Лермонтовъ остался неподвиженъ и, взведя курокъ. поднялъ пистолеть дуломъ вверхъ. заслоняясь рукой и локтемъ, по всемъ правиламъ опытнаго дуэлиста. Въ эту минуту, и въ последній разъ, я взглянулъ на него-и никогда не забуду того спокойнаго, почти веселаго выраженія, которое играло на лицъ поэта передъ дуломъ пистолета, уже направленнаго на него. Мартыновъ быстрыми шагами подошель къ барьеру и выстр'влилъ".

Но есть опять-таки другое извъстіе, считающееся болве достовърнымъ: Лермонтовъ къ барьеру тоже подошель, но не стръляль. Мартыновъ же такъ долго целился въ Лермонтова, что секунданты закричали ему: "Стрълийте же, или мы вась разведемъ!" 1). Мартыновъ выстрѣлилъ-и, какъ говорить Васильчиковъ, "Лермонтовъ упаль, какъ будто его скосило на мъсть, не сдълавъ движенія ни взадъ ни впередъ, не успъвъ даже захватить больное м'всто, какъ то обыкновенно дълають люди раненные или ушибленные. Мы подбъжали. Въ правомъ боку дымилась рана, въ дъвомъ-сочилась кровь: пуля пробила сердце и легкія".

Сперва Лермонтовъ былъ похороненъ въ Пятигорскъ. Черезъ нъсколько мъсяцевъ, въ 1842 году, Арсеньева перевезла гробъ его въ Тарханы.

П. Смирновскій.

<sup>1)</sup> См. біографическій очеркт Лермонтова, нависанный Дм. Сильчевскимъ.

## МЕЛКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

1828.

Осень.

Листья въ поль пожелтьли, И кружатся и летатъ; Лишь въ бору понивши ели Зелень мрачную хранятъ. Подъ нависшею сизлою, Ужъ не любитъ, межъ цевтовъ, Пахарь отдыхать порою Отъ полуденныхъ трудовъ. Звърь отважный по неволъ Скрыться гдъ нибудь спънчитъ. Ночью мъсацъ тускаъ, и поле Сквозь туманъ лишь серебритъ.

#### Заблужденіе Купидона.

Однажды женшины Эрота отодрали... Досадой раздражень, упрямое дити, Напрягши грозный лукь и за обиду метя, Пе смъя къ женщинамъ, къ намъ прость острой стали,

Не слушая мольбы усердньйшей, стремить.
—«Вашъ подлый родъ одинъ!» безумный горовить

Съ тъхъ поръто женщина любви не знаеть!... И точно какъ рабовъ считаеть насъ она... Такъ въ наказаніяхъ всегда почти бываеть: Которые смирнъй, на тъхъ падеть вина!

#### Цавинца.

На склоп'в горъ, близъ водъ, прохожій, артыть ли ты

Бесевдку тайную, гдё грустныя мечты Сидять задумавшись? Надъ инми сводь акапій-Тамъ накогда стояль алтарь и музь, и грацій; И кусть предестныхъ розь, взделённыхъ

Тамъ нъкогда кругомъ черемухи млечной Струилъ свой ароматъ; шумя съ прибреж-

Шутильнодчась зефирь и развый, и игривый; Тамь искогда мои последнии любовь Интала сердце мит и волновала кровь!. Сокрылось все теперь: такъ поутру туманы Оть солнечныхъ лучей радають средьполина Исчезло все теперь! но ты осталось мить, Утаха страждущихъ, спасенье въ тишвать,

О милос, души свитое вспоминание! Тебь жъ, о мирный кровь, тъхъ дней, когда

Не въдало меня, и сохранилъ залогъ, Который умертвить не можетъ грозный Мое веселіе, ужъ взатос гробницей, [рокъ— И ржавый предковъ мечъ съ залумчивой цъницей.

1829

## ПЕРЕВОДЫ ИЗЪ ШИЛЛЕРА.

I

Три въдьиы.

(ESP MARKETA, OP. MINJAEPA).

HEPBAH,

Попадел мий одинь рыбакт: Чиниль онь, весель, съл; Какт будго въ рубний біднакъ Имкак заятмя гоом!

Пака будго во рубищь общикь

Имбать златыя горы!

И сь пъснью день и ночи мракъ
Встръчаль безпечный мой рыбакъ...

Я жъ поилялась ему давно,

Что сердить все меня одно...

Однажды рыбу онъ ловилъ

И владь ему попался; Кладъ блескомъ счи ослъпилъ---

Ядъ черный въ немъ сврывался. Онь ванаъ его къ себъ на дворъ— И пъсенъ не было съ тъхъ поръ!

други двъ.

Онъ взялъ врага въ себъ на дворъ— И нъсенъ не было съ тъхъ поръ!

II вогъ, гдв онъ-тамъ пиръ горой, Толна увеселеній!

И прочь, какъ съ крыльями, покой Быстръй умчался тъни...

Не зналь безумень молодой, Что деньги въдьмы—прахь пустой!

BTOPAN H TPETIAL.

Не зналъ глупецъ средь тѣхъ минутъ, Что наши деньги въ адъ ведутъ!

По бъдность скоро вновь бъжить; Друзьи исчезли ложны; Снъ прибъгалъ, чтобъ скрыть свой [стыдъ,

Къ врагу людей, безбожный!

И на дорогъ ужъ большой
Творилъ убійство и разбой.

Я нынъ близъ ръки иду
Свободною минутой—
Тамъ онъ сидълъ на берегу,
Терзаясь мукой лютой.
Онъ говорилъ: «мнъ жизнь пуста!
Вы, отвращеній полны,
Блаженство, злато!... вы мечта!..»

#### II.

И забълъли волны...

#### Встръча.

Она одна межъ дъвъ своихъ стояла; Еще я зрю ее передъ собой: Какъ солнце вешнее она блистала И радостной, и гордой красотой. Душа моя невольно замирала; Я издали смотрълъ на милый рой... Но вдругъ, какъ бы летуче перуны, Мои персты ударились о струны.

Что я почувствовать въ сей мигъ чудесИ что я иблъ—напрасно вновь пою [ный
Я звукъ нашелъ дотолъ неизвъстный,
Я мыслей чистую излилъ струю:
Душъ отъ чувствъ высокихъ стало тъсно
И вмигъ она расторгла цъпъ свою:
Въ пей вспыхнули забытыя видънья,
И страсти юныя, и вдохновенья,

#### III.

## Къ Нипъ.

Ахъ! соврылась въ мракъ ненастный Счастья прошлаго мечта!... По одной звъздъ прекрасной Млію, блідный спрота... Но, какъ блескъ звъзды моей, Ложно счастье прежнихъ дней. Пусть навъкъ-съ златымъ мечтаньемъ-Пусть тебь, глаза запрыть... Сохраню тебя страданьемъ: Ты для сердца будень жить. Но увы! ты любинь свъть-И любви моей какъ нътъ! Можетъ ли любви страданье, Нина, изкогда пройти? Бури свата, волнованье Чувствъ горячихъ унести? Иль умреть небесный жаръ,

#### IV

## перчатка.

Вельможи толною стоили молча зръдища ждали.

бакъ земли ничтожный даръ?..

Межъ нихъ сидѣлъ Король вёлнчаво на тронѣ; Кругомъ на высокомъ балконѣ Хоръ дамъ прекрасный блестѣлъ. 4

Хоръ дамъ прекрасный блестълъ.
Вотъ царскому знаку внимають,
Скрипучую дверь отворяють—
И левъ выходить степной
Тяжелой стопой,
И молча вдругъ
Глядить вокругъ;
Зъвая лъниво,
Трясетъ желтой гривой;
И, всъхъ обозръвъ,
Ложится левъ.

й царь махнуль снова—
И тигръ суровый
Съ дняниъ прыжкомъ
Вэлетъль опасный,
И, встрътясь со львомъ,
Завыль ужасно;
Онъ бьегъ хвостомъ,
Потомъ
Тихо владыку обходитъ,
Глазъ провавыхъ не сводитъ...
Но, рабъ предъ владыкой своимъ,
Тщетно ворчитъ и элится,
И невольно ложится
Онъ рядомъ съ нимъ.
Сверху тогда унади
Перчатка съ прекрасной пуки

Сверху тогда упади Перчатка съ прекрасной руки, Судьбы случайной игрою, Между враждебной четою.

И къ рыцарю вдругъ своему обратись, Кунигунда сказала, лукаво смѣлсь: «Рыцарь, пытать и сердце люблю! Если сильна такъ любовь у васъ, Какъ вы твердите мнѣ каждый часъ, То подымите перчатку мою!»

И рыцарь съ балкона въ минуту бъжитъ И дерако въ кругъ онъ вступаетъ, На перчатку межъ дикихъ звърей онъ гля-И смълой рукой подымаетъ.

И зрители въ робкомъ вокругъ ожиданъи; Трепеща, на юношу смотрять въ молчанъи, Но вотъ онъ перчатку приноситъ назадъ; Отвеюду хвала вылетаетъ; И нѣжный, пылающій взглядъ— Педальняго счастья закладъ— Съ рукой дѣвицы героя встрѣчаетъ. Но, досады жестокой пылал въ огиѣ, Перчатку въ лицо онъ ей кинулъ: «Благодарности вашей не надобно миѣ; » И гордую тотчасъ покинулъ.

#### V

Дати нь людькь.
Счастливъ ребеновъ! и въ людькъ просторно ему; но дай времи
Сдълаться мужемъ — и тъсенъ покажется

5 встрвча въ или въ полькъ, въ со валлада элегія, монологь, молитса. 6

#### VI.

#### Къ \*\*\*.

Дълись со мною тъмъ, что знавшь, И благодаренъ буду я; Но ты мнъ душу предлагаешь— На кой мнъ чортъ душа твоя!

#### VII

#### Баллада.

Надъ моремъ красавица-дъва сидитъ И. къ другу ласкаяся, такъ говоритъ: «Постань ожерелье, спустися на дно: Сегодня въ пучину упало оно. Ты этимъ докажень свою мнѣ любовь;> Вскипъла младая у юноши кровь И умъ его объядъ невольный недугъ... Онъ въ пънную бездну индается вдругъ. Изъ бездны перловые брызги летять, И волны тъснятся, и мчатся назадъ, И снова приходять и о берегь быоть, Воть милаго друга онв принесуть. О счастье! онъ живъ, онъ скалу ухватилъ, Въ рукъ ожерелье, но мраченъ какъ былъ!.. Онъ вфрить бонтся усталымъ очамъ, II влажный кудри бъгуть по илечамъ... «Скажи, не люблю иль люблю я тебя? Пля перловъ прекрасной и жизнь не щадя, По слову, глустился на черное дно.. Въ коралловомъ гротъ лежало оно. Возьин!» И печальный онъ взоръ устремиль На то, что пороже онъ жизни любилъ. Ответь быль: со милый! о юноша мой! Постань, если любишь, кораллъ дорогой» Съ душой безнадежной младой удалецъ Прыгнулъ, чтобъ найти иль кораллъ иль ко-Изъ бездны перловые брызги летять, [нецъ. И волны тъснятся, и мчатся назадъ, И снова приходать и о берегь быють, Но милаго друга онъ не несуть.

#### Элегія.

О, еслибъ дни мои текли
На лонъ сладостномъ покоя и забвенья,
Свободно отъ суетъ земли
И далеко отъ свътскаго волненья!
Когда-бы, усмиря мое воображенье,
Мной игры младости любимы быть могли!
Тогда-бъ я былъ съ весельемъ неразлученъ,
Тогда-бъ я върно не искалъ
Ни наслажденія, ни славы, ни похвалъ.
Но для меня весь міръ и пустъ, и скученъ,
Любов твоя не льстить душё моей:
Іщу измѣнъ и новыхъ чувствованій,
Которыя живить хоть колкостью своей
Мнѣ кровь, угасшую отъ грусти, отъ страдаОтъ преждевременныхъ страстей!

#### Er. \*\*

Тлидиси чаще въ зервала, Любуйся милыми очами,— И свъта шумная хвала Съ монии скроивыми стихами Тебъ покажутся яснъй. Когда же вздохъ самодовольный Изъ груди вырвется невольно, Когда въ младой душъ своей Самолюбивыя волненья Не будешь въ силахъ утанть,— Мою любовь, мои мученья Ты оправдаешь, можетъ-быть.

#### Бъ ....

Мы снова встратились съ тобой, Но какъ мы оба изманились! Года унылой чередой Отъ васъ невидимо соврылись Ищу въ глазахъ твоихъ огня, Ищу въ душть своей волненья! Ахъ! какъ тебя, такъ и меня Убило жизни тяготънье!...

#### Монологъ.

Повърь, ничтожество есть благо въ здъш немъ свътъ!...

Къ чему глубокія познанья, жажда славы. Талантъ и пылкая любовь свободы, Когда мы ихъ употребить не можемъ? Мы, дъти съвера, какъ здъшнія растенья, Петтемъ недолго, быстро увядаемъ... Какъ солнце зимнее на съромъ небосклонъ, Такъ насмурна жизнь наша, такъ недолго Ея однообразное теченье. . И душно кажется на родинъ, И сердцу тажко, и душа тоскуетъ. Не зная ни любви, ии дружбы сладкой, Средь бурь пустыхъ томится юность нашъ И быстро злобы ядъ се мрачить, И намъ горька остылой жизни чаша, И ужъ ничто души не веселить.

#### Молитва.

Не обвиняй меня, Всесильный, 
Н не карай меня, молю, 
За то, что мракъ гемян могильный 
Съ ея страстими я люблю; 
За то, что ръдко въ душу входитъ 
Живыхъ ръчей Твоихъ струя; 
За то, что въ заблужденьи бродитъ 
Мой умъ далеко отъ Тебя; 
За то, что лава вдохновенья 
Клокочетъ на груди моей; 
За то, что дикія волненья 
Мрачатъ стекло моихъ очей; 
За то, что міръ земной мит тъсенъ, 
Къ Тебъ жъ прониквуть я боюсь 
Н часто звукомъ гръшныхъ песенъ

Я, Боже, не Тебѣ молюсь. Но угаси сей чудный пламень— Всесожигающій костерь, Преобрати мнѣ сераце въ камень, Останови голодный взоръ; Отъ страшной жажды пѣснопѣнья Пускай, Творець, освобожусь; Тогда на тѣсный путь спасенья Къ Тебѣ я снова обращусь.

#### Hoenamenie NN.

При случав ссоры съ Сабуровымъ.

Вотъ, другъ, плоды моей небрежной музы! Оттънокъ чувствъ тебъ несу я въ даръ. Хотъ ты презрълъ священной дружбы узы, Хотъ ты души моей отринулъ жаръ. Я знаю все: ты вътренъ, безразсуденъ, И ложный другъ ужъ въ сътъ тебя завлекъ, Но вспоминай, что путь ко счастью труденъ Отъ той страны, гдъ парствуетъ порокъ!... Готовъ на все для твоего спасенья! И такъ клялся, и къ гибели летълъ; Но ты молчалъ и, полный подозрънья, Словамъ монмъ повърить не хотълъ... Но часъ придетъ, своимъ печальнымъ взо-

Ты все прочтень въ нёмой душ'є моей;— Тогда:—бѣги, не трать пустыхъ рѣчей,— Ты осужденъ послѣднимъ приговоромъ!.

#### Пиръ.

Къ Сабурову. "Какъ онъ не понималъ моего пылкаго сердиа?"

Приди ко мнѣ, любезный другъ, Подъ сѣнь черемухъ и акацій, Чтобъ раздѣлить святой досугъ Въ объятьяхъ мира, музъ и грацій, Не мясо тучнаго тельца, Не фрукты Греціи счастливой Увидишь ты; не медъ, не пиво Блеснутъ въ стаканѣ пришлеца! Но за столомъ любимца Феба Пируетъ дружба и она; А снѣдь—кусокъ прекрасный хлѣба и рюмка краснаго вика.

## Къ друзьямъ.

Я рождент съ душою пылкой, Я люблю съ друзьями быть, — А подчасъ и за бутылкой быстро время проводить. Я не склонент къ славт громкой: Сердце гртетъ лишь любовь; Лиры звукъ дрожащій, звонкій Мит волнуетъ также кровь но нертдко средь веселія Духъ мой страждетъ и грустить, Въ шумт буйнаго похмтлья Дума на сердцё лежить.

#### Къ II.....пу.

Забудь, любезный П....нь,
Мон манувшій сужденья;
Нѣть! не достоннь бѣдный свѣтъ презрѣнья,
Хоть наша жизнь минута сновидѣнья,
Хоть наша смерть струны порванной звонь,
Мой умъ его теперь цѣнить иначе станеть:
Наврядъ ли кто нибудь изъ насъ страву
узрить,

Гдѣ дружба дружбы не обманеть,
Любовь любви не измѣнить
Зачѣмъ же все въ семъ мірѣ бросить,
Зачѣмъ и счастья не найти!
Есть розы, другъ, и на земномъ пути!
Ихъ время злобное не всѣ покоситъ!
Иусть добродѣтель въ прахъ падеть,
Иусть будутъ всѣ мольбы Творцу безплодны,
Навѣки геній пусть умреть—
Вездѣ утѣхи есть толиѣ простонародной.
Во тотъ, на комъ лежитъ унынія печать,
Кто, юный, потерялъ лѣта златыя,
Того не могуть услаждать

## Ни дружба, ни любовь, ни пъсни боевыл!. Къ Дурнову.

Я пробъгать страны Россіи, Какъ обдный странникъ межъ людей; Вездъ шинять коварства зміи: Я думаль: въ свътъ нёть друзей! Нѣть дружбы нѣжно постоянной, И безкорыстной, и простой, Но ты явился, гость незванный, И вновь мит возвратиль покой! Съ тобою чувствами сливаюсь, Въ рѣчахъ веселыхъ счастье пью; Но дъвъ коварныхъ не терплю— И больше имъ не довърню!

#### Эпиграмма.

Дуракъ и старая кокетка—все равно: Румяны, горсть бълиль—все знаніе его!...

#### Мадригалъ.

«Душа тълесна!» шепчешь смъло. Согласенъ, страстію дыша: Твое прекраснъйшее тъло Ничто иное, какъ душа!...

## Въ день рожденьи NN.

Чего тебѣ, мой милый, пожелать? Учись быть счастливымь на разныя манеры. И продолжай безпечно пировать Подъ сѣнью Марса и Венеры.

#### Романсъ.

Коварной жизнью недовольный, Обмануть низкой плеветой, Летьлъ изгнанникъ самовольный, Въ страну Италіи златой. «Забуду-ль васъ, сказалъ онъ, други? Тебя, о съвера вино? Забуду-ль въ мирные досуги, Какъ веселило насъ оно? «Снъга и вихрь зимы холодной, Горячій вворъ московскихъ пѣвъ, И балалайки звукъ народной, И томный вечера припъвъ? Луша пуши моей! тебя ли Загладять въ памяти моей: Страна далекая, печали, Языкъ презрительныхъ людей? «Нътъ! и подъ миртомъ изумруднымъ И на Гельвеніи скалахъ, И въ градъ Рима многолюдномъ-Все будень ты въ монхъ очахъ?» Въ коляску сълъ, дорогой скучной, Закрывшись въ плащъ, онъ поскакалъ; А колокольчикъ однозвучный Звеньять, звеньять и пропадалы!

#### Портреты.

1.

Этоть портреть быль доставлень одной дівушкі. Она въ немь думала узвать меня. Воть за какого эгоиста принимають обыкновенно поэта.

Онъ не прасивъ, онъ не высокъ, Но взоръ горить, любовь сулить; И на челъ оставиль рокъ, Средь юныхъ дней, печать страстей. Власы на немъ, какъ смоль, черны; Блѣлны всегда его уста; Открыты ль, сомкнуты ль они, Ліють безь словь языкь боговь!... И пылокъ онъ, когда надъ нимъ Грозить бъдой перунъ земной! Не любить онъ и славы дымъ; Средь тайныхъ мукъ, свободы другъ, Смъется ръдко; чаще-вновь Клянеть онъ міръ, гда вачно сиръ. Коварность, зависть и любовь Все прокляль онъ, какъ лживый сонъ, Какъ призракъ дымныя мечты. Холодный умъ, средь мрачныхъ думъ, Не тронуть слевы красоты. Везд'в одинъ, природы сынъ, Не зналь онъ друга межъ людей; Такъ бури токъ сухой листокъ Мчить жертвой посреди степей!...

11

Довольно толсть, довольно тучень Нашть полновъенстый герой. Не рѣдко весель, чаще скучень, любезень, гордь, сердить порой. Онь добръ, члень нашего Парнаса Красавицамъ Москвы смѣшонъ, На крыльяхъ дряхлаго пегаса Летаеть въ міръ мечтанья онъ.

Глаза не слишкомъ говорливы, Всегда по модѣ онъ одѣтъ, А щечки—полиенькія сливы, Такъ говорить докучный свѣть.

#### III.

Лукавъ, завистливъ, золъ и страстенъ Отступникъ Бога и людей; Холоденъ, всъмъ почти ужасенъ, Своими ласками опасенъ, А въ заключеніе—злодъй!...

IV.

Все въ мірѣ суета, онъ мнить, или отрава,— Возвышенной душой: предметь стрехленья—слава.

A.

Всегда онъ съ улыбкой веселой Живнь любить и юность руману, Но чувства глубови питаеть,— Не знасть онъ тайны природы. Онъ скрытенъ всегда, постояненъ Не знасть горячихъ страстей.

VI.

Онъ любимецъ мигкой лёни, Сна и низкихъ всёхъ людей; Онъ любимецъ наслажденій, Врагъ губительныхъ страстей! Русы волосы кудрими Упадаютъ средь ланитъ; Взоръ изиъженъ, и устами Онъ лишь рёдко шевелитъ.

#### къ Генію.

Напоминаніе о томъ, что было въ ефремовской деревий въ 1827 году, гдв я во второй разъ двбиль 12 летъ-и понянь любию.

Когда во тым' ночей мой, не смыкаясь, взоръ взоръ Безъ цкли бродить вкругь; прошедшихъ дней укоръ Когда зоветь меня, невольно, къ вспоминанью: Какому тажкому и предаюсь мечтанью!... О, сколько вдругь толной тъснится въ грудь мою И тъней, и любви свидътелей!... «Люблю!»

Твержу, забывшись, имъ. Но, полный весь тоскою, Невърной дъвы ликъ мелькаетъ предо мною

Такъ счастье въдаль я — и сладкій мигъ исчезь, Какъ гаснеть блескъ авъзды падучей средь

Но я тебл молю, мой неизмънный геній: Дай разъ еще любить! дай жаромъ вдохно-

Сограться мигь одинь, посладній, и тогда Пускай остынеть пыль сердечный навсегда...

13

Но прежде тамъ, гдж вы, души моей царицы, Промчится звукъ моей задумчивой цавинцы. Молю тебя, молю, хранитель мой святой, Надъяблоней мой тирсъ и сълирой золотой Повъсь и начерти: здъсь жили вдохновенья! Пъвецъ знаваль любви живыя упоенья!...

И я приду сюда, и не узнаю васъ, О, струны звонкія!

Но ты забыла, другъ, когда порой ночной Мы на балковъ тамъ сидъли. Какъ нъмой, Смотрълъ и на тебя съ обычною печалью. Не пемвишь ты тотъ мигъ, какъ я, подъ длинной шалью

Сокрывши, голову на грудь твою склоняль— И быль отвътомъ вздохъ, твою я руку жаль— И быль отвътомъ взгладъ и страстный и стыдливый!

И мъсицъ былъ одинъ свидътель молчалиПоследнихън невинныхъ радостей монхъ! [вый 
йхъ пламень на груди моей давно затихъ!.. 
Но, милая, зачъмъ, какъ годъ прошелъ разКакъ я почти забылъ и радости, и муки, [луки, 
желаешь ты опять привлечь меня къ себъ.. 
Забудь любовь мою! покорна будь судьбъ! 
Кляни мой взоръ, кляни монхъ восторговъ

сладосты!
Забудь!... Пускай другой тьою украсы. ъ
младость!
Ты жъ, чистый житель тьхъ неизмъримыхъ

Гдѣ стелется эопръ, какъ вѣчный океанъ, И совѣсть чистая съ безпечностью драгою, Хранители души, оставьтесь ввѣкъ со мною! И будетъ мнъ луны любезенъ томный свѣтъ, Какъ смутный намятникъ прошедшихъ милыхъ лѣтъ!..

#### Покалије.

— Я пришла, святой отецт, Исповъдать гръхъ сердечный, Горесть, роковой конецъ Счастья жизни скоротечной!

— Если духъ твой изнемогъ, И въ сердечномъ поканны Изліень свои страданья: Грахъ простить Великій Богъ!

— Нѣтъ, не въ той я здѣсь надеждѣ Чтсбы сбросить тягость бѣдъ: Все прошло, что было прежде, Гдѣ жъ найти уплывшихъ лѣтъ? Не хочу я предъ Небеснымъ О спасены слезы лить, Иль спокойствиемъ чудеснымъ Душу грѣшную омыть; Я спѣшу передъ тобою исповъдать жизнь мою,

Чтобъ не умертвить съ собою Все, что въ жизни я люблю! Слушай, тверже будь-скрънися, Знай, что есть ударъ судьбы; но надъ мною не молнен: Не достойна я мольбы. Я не знала, что такое Счастье юныхъ, нъжныхъ дней; Я не знала о поков, О невинности дътей: Пылкой страсти вождельнью Я была посвящена, И геенскому мученью Предала меня она!. Но любови тайна сладость Укрывалася отъ глазъ; Вслъдъ за ней бъжала младость, Какъ бъжить за часомъ часъ. Вскоръ бъдствіе узнала И ничтожество свое: И любовыю торговала И не въдала ел Исповъдать гръхъ сердечный Я пришла, святой отенъ! Счастья жизни споротечной Въчный роковой конецъ. попъ. Если таешь ты въ страданьи,

Если таешь ты въ страданьи, Если духъ твой изнемогъ, Но не молишь въ покаяньи: Не простить Великій Богъ!..

#### Письмо.

Свъча горить! дрожащею рукою Я окончаль завътныя черты; Болёзнь и парка мчались надо мною, И много въ грудь тьенилося. И ты Напрасно чашу мий несла здоровья [Такъ чудилось], съ веселіемъ въ глазахъ, Напрасно стала връсь у изголовья, И поцелуй любен горыль въ устахъ... Прости навъкъ! Но воть одно желанье: Приди ко мнъ, приди въ последийй разъ, Чтобъ усладить предсмертное сграданье, Чтобъ потушить огонь сомкнутых в глазъ, Чтобъ сжать мою хладъющую руку Далеко ты! не слышины голосъ мой! Не при тебъ узнаю смерти муну, Не при тебъ оставлю міръ земной! Когда жъ письмо въ очахъ твоихъ нечаль-Откроется. прочтешь его. тогда, [ныхъ Быть можеть, я при пасняхъ погребальныхъ Сойду въ мой домъ подземный навсегда!... Но ты не плачь, мы ближе другь отъ друга, Мой духъ всегда готовъ къ тебъ легать, Или въ часы безпечнаго досуга Сокрыты прелести твои добзать, Настанеть ночь, прівдень нав собранья И къ ложу тайному придешь одна; Посмотрянь въ зеркало, и жаръ дыханья

Почувствуешь, и не увидишь сна. И пыхнеть огнь на давственны лавиты, Къ груди младой прильнетъ безећстный духъ. И надъ главой мелькиетъ призракъ забытый, И звукъ влетить въ твой удивленный слухъ, Узнай въ тотъ мигъ, что это я изъ гроба На мрачисе свиданье прилеталь: Такъ! душная земли нъмой утроба Не всьхъ тъней презрительный удълъ! Когда жъ въ саняхъ, въ блистательномъ Профдешь ты на пара вороныхъ: [катаньи, И за тобой въ любви живомъ страданыи Стоитъ гусаръ безмолвенъ, мраченъ, тихи; И по груди обоихъ васъ промчится Невольный хладъ, и сердце закипить, И ты вздохнешь, гусара взоръ затиптся, Онъ черный усъ рукою закрутить; Услышишь звукъ военнаго металла, Увидинь бладный цвать его чела: То тынь моя безумная предстала И мертвый взоръ на путь вашъ навела!.. Ахъ! много, много и сказать желаю, Но медленно слабтеть жизни духъ. Я чувствую, что къ смерти подступаю, II падаетъ перо изъ слабыхъ рукъ... Прости!... Я бъгаль за лучами славы, Несчастливо, но иламенно любиль, Все наманило мна, везда отравы, Лишь лиры звукъ мит неизманенъ была!...

#### Война.

Зажглась, друзья мой, война И развились знамена чести; Трубой завѣтною она Манить въ поля кровавой мести! Простите шумные пиры, Хвалы достойные наиѣвы, И Вакха милые дары, Святал Русь, и красны дѣвы! Забуду я тебя, любовь, Суеть и юности отравы, И полечу, свободный, вновь Ловить вѣнокъ небренной славы!

#### Русская мелодія.

Эту пьссу стдаваль за свою Ранчу Дурновт другь, котораго поимић люблю и уважаю за его открытую и добрую душу. Онъ мой первий и последний.

Въ умѣ своемъ и создалъ міръ иной И образовъ иныхъ существованье; Я цъпью ихъ связалъ между собой, Я далъ имъ видъ, но не далъ имъ названья; Вдругъ зимнихъ бурь раздался грозный вой, И рушилось невърное созданье...

Такъ передъ праздною толиой, И съ балалайкою народной, Сидитъ въ тѣни иѣпецъ простой, И безкорыстный, и свободный!... Овъ громкій звукъ внезанно раздаеть Въ честь дъвы милой сердну и прекрасной— И звукъ внезанно струкы оборветь, И слышится начало пъсни, по напрасно... Никто конца ея не допость!...

#### Пъсня.

Светлый призракъ дней минувшихъ, Пля чего ты Пробудиль страстей уснувшихъ И заботы? Ты питаешь сладострастья Скоротечность! По гдв взять былое счастье И безпечность? Гав вы дружески объты H otrara? Поглотились бездной Леты Эти блага!... Шеки байдностью, хоть моловъ. Ужъ поврымись; Въ сердић ненависть и холодъ Водворизись!

#### Къ А. С.

Не привлекай меня красой! Мой духъ погасъ и состаръдся. Ахъ! много лътъ, какъ взглядъ другол въ умѣ меемъ напечатлълся!... Я дан него забылъ весь міръ, Для сей минуты незабленной!... Но я теперь, какъ нишій, сиръ; Брожу одинъ, какъ отчужденный! Такъ путникъ въ темнотъ ночной, Когда узрить огонь блулящій, Бъжитъ за нимъ... схнатилъ рукой. И пропасть подъ ногой скользащей!.

#### Романсъ. дурнову-

Невинный нёжною душою,
Не знавши въ юности страстей приливъ.
Ты можещь, другъ, сназать, съ какой то
Л былъ счастанвъ!... [простотою:
Кто, слишкомъ рано насладившись,
Живетъ, въ душъ негодованье скрывъ,
Тогъ можетъ, другъ, еще сказатъ забывшись:

Я быль счастивьы...
Но я въ сей жизни скоротечной Такъ испыталь отчаянья порывъ, Что не могу сказать чистосердечно: Я быль счастливъы...

#### Къ Сабурову-

Ты не хоталь! но скоро волю рока Узнаешь ты и въ бездну упадешь: Проколеть грудь раскаянія ножъ. Предстану я безъ горькаго упрека В ты тогда совсёмъ мой взоръ поймешь; Но опъ тебѣ какъ мечъ, какъ ядъ опасенъ,

Захочень ты проступку вновь помочь: Ивть, поздно, другъ, твой будеть трудъ напрасень:

15

Обратно взоръ тебя отгонить прочь!... Я отголкну униженную руку, Я вспомню дружбу нашу, какъ во снѣ: Никто со мной дѣлить не будеть скуку; Такихъ друзей не надо больше мнѣ: Ты хладенъ былъ, когда я зрѣлъ несчастье Или ударъ печальной клеветы; Но придетъ часъ: и будешь въ горѣ ты, И не пробудится въ душѣ моей участье!...

## Эпигранны.

I.

Есть люди странные, которые съ друзьями Обходятся какъ съ сюртуками: Покуда новъ сюртукъ: въ чести— а тамъ Забытъ и подаренъ слугамъ!..

Тотъ самый человъкъ пустой, Кто весь наполненъ самъ собой. III.

Поэтомъ [хоть и это бремя]
Пзъ журналиста быть тебѣ не суждено:
Ругать и льстить, и лгать въ одно и тоже
Признаться—очень мудрено!.. [время—

Г-ну П.

Аминтъ твой на глупца походитъ, Когда за счастіемъ бъжитъ; А подъ конецъ такъ кръпко спитъ, Что даже сонъ другимъ наводитъ.

Стыдить лжена, шутить надь дуракомъ П спорить съ женщиной—все тоже, Что черпать воду решетомъ: Отъ сихъ троихъ набавь насъ, Боже! VI.

Памонъ, нашъ врачъ, о другѣ прослезился, Когда тотъ кончилъ жизнь; понынѣ онъ грустить:

[Но не о томъ, что жизни другъ липился] Иять разъ забылъ онъ взять билеты за визить!

## Къ Ісс. Петр Грузинову.

Скажу, любезный мой пріятель, Ты для меня такой смішной: Ты музь прилежный обожатель— Имь даже жертвуешь собой!... Напрасно, милый другъ! коварныхъ Къ себъ не приманишь никакъ: Въдь музы—жевщины... итакъ, Кто жъ видёлъ женщинъ благодарныхъ?

#### Панъ.

въ древнемъ родъ.

Люблю, друзья, когда за рѣчкой гаснеть день, Укрывшися лѣсовъ въ таинственную сѣнь; Или, подъ вътвями пустынный рябины, Смотръть на синія, туманный равнины. Тогда приходить Ианъ съ толиою пастуховъ И пляшуть вкругъ меня на бархатъ луговъ. Но чаще богъ овець ко мнъ въ уединенье Является, ведя святое вдохновенье: Главу рогатую ласкаеть легкій хмъль, Въ одной рукъ его — стаканъ, въ другой свиръль.

Онъ учитъ пъть меня, а я въ тиши дубравы Играю и пою, не зная жажды славы.

#### Жалобы турка.

инсьмо къ другу иностранцу.

Ты зналь ли дикій край, подь знойными Гдь рощи и луга поблекшіе цвътуть, [лучами Гдь хитрость и безпечность злобь дань несуть, Гдь сердце жителей волнуемо страстими,

И гдв являются порой Умы и хладные, и твердые, какъ камень, Но мощь ихъ давится безвременной тоской, И рано гаснеть въ нихъ добра спокойный

Тамъ рано жизнь тяжка бываеть для людей, Тамъ за утъхами несется укоризна, Тамъ стонеть человъкъ отъ рабства и пъпей! Другъ! этотъ край—моя отчизна!..

#### Eъ NN.

Не играй моей тоской, И холодной, и нъмой. Для меня бываеть время: Какъ о прошломъ вспомню п, Сердце [Богъ тому судья] Жметь невъдомое бремя!. Я хладъю и горю: Самъ съ собою говорю; Внемлю смертному напаву: Я гляжу на быть рыки, На ударъ моей руки, На поверженную дѣву! Я вшу въ ел глазахъ, Въ измънившихся чертахъ, Искру муки, угрызеныя; Но напрасне: злобный рокъ Начертать сего не могъ, Чтобъ мое споконть мщенье.

## Черкешенка.

Я видьль васы: холмы и нивы, Разнообразных горь кусты, Природы днкой красоты, Степей глухих народь счастливый, И нравы тихой простоты! Но тамъ, гдф Терекъ протекаетъ, Черкешенку и увидалъ,—Взоръ дфвы сердце приковалъ; И мысль невольно улетаетъ Бродить средь мизыхъ, дальнихъ сналъ.

Такъ духъ раскаянія, звуки Послышавь райскіе, летить Узріть еще небесный видь: Такъ стонъ любви, страстей и муки До гроба въ памяти звучить.

## Отвътъ.

Кто муки зналь когда нибудь,

II чьи къ любви закрылись въжды;
Тогда отъ страха и надежды
Вторично не забьется грудь.
Онъ любить мракъ уединенья,
Онъ больше не знакомъ съ слезой,
Предъ нимъ исчезли упоенья
Мечты безплодной и пустой.
Онъ чувствъ лишенъ: такъ цень лѣсной,
Погасъ—и скрылся жизни сокъ,
Онъ мертвыхъ вътвей не нитаетъ,
На немъ печать оставиль рокъ

#### Два сокола.

Степь, синъя, разстилалась Близъ азовскихъ береговъ; Западъ гасъ, и ночь спускалась; Вихрь скользиль между холмовъ, И, тряхичениев, въ полъ дикомъ Сърый соколь тихо съль; И къ нему съ отватнымъ крикомъ Брать стрылою прилетыть. «Братенъ, братенъ, что ты видълъ? Разслажи мит поскорти!» «Ахъ! и свътъ возненавидълъ И безжалостныхъ людей. «Что жъ ты видель тамъ худаго?» «Кучу каменныхъ сердецъ: Дфеф-смфхъ тоска милаго, Для дътей-тиранъ отецъ. Дѣвы мукой слезъ правдивыхъ Веселятся какъ игрой, И у ногъ самолюбивыхъ Гибнуть юноши толной!.. Братецъ, братецъ, ты что жъ видель? Разскажи мив поскоръй» «Свыть и и возненавидыль И измѣнчивыхъ людей. Ношею обмановъ скрытыхъ Юность тамъ удручена, Вспоминаній ядовитыхъ Старость мрачная полна. Гордость, върь ты меж, прекрасной Забывается порой; Но намкна дквы страстной-Ножъ для сердца вѣковой!

Грузинская пъсия.

следаю месю что то подобное на каеказъ.

Жила грузинка молодан,
Въ гаремъ душномъ увядан;

Случилось разъ. Изъ черныхъ глазъ Алмазъ любви, печали сынъ. Скатился. Ахъ! ею старый армянияъ Гордилса! Вовругъ нея кристаллъ, рубины, Но какъ не планать отъ кручины У старика? Его рука Ласкаеть двву всякій день, H TO me? Скрываются красы какъ тавь... O Bowel Онъ опасается измъны, Его высоки, крънки стъны; Но все любовь Презръла. Вновь Румянецъ на щенахъ живой Явился И пераъ между расницъ порой Не билеп... Но армянинъ открылъ коварность, Измину и неблагодарность... Какъ перенесть! Досада, месть, Впервые васъ, онъ только самъ Извъпаль! И трупъ преступнины вознамъ Онъ предалъ.

#### Мой демонъ.

Собранье золь-его сыхія. Посясь межъ дымныхъ облаковъ, Онъ любить бури роковыя И при рркъ, и шумъ дубровъ. Межъ листьевъ желтыхъ, облетьвшихъ, Стоить его недвижный тронъ; На немъ, средь вътровъ онъмъвшихъ, Сидить уныль и мрачень онъ. Онъ недовърчивость вселяетъ, Онъ презрълъ чистую любовь, Онъ всв моленья отвергаеть, Онъ равнодушно видить кровь; И звукъ высокихъ ощущения Онъ давить голосомъ страстей, И муза кроткихъ вдохновеній Страшится неземныхъ очей.

#### Жена съвера.

Покрыта таниствъ легкой сѣткой, Межъ скаль полуночной страны Она являлася нерѣдко Въ года волшебной старины И фина дикіе сыны Ей храмины сооружали, Какъ грозной дочери боговъ; И скальды сѣверныхъ лѣсовъ Ей вдохновенье посвищали.

Кто зрълъ ее, тотъ умиралъ. И слухъ въ угрюмой полуночи Бродиль, что, будто какъ металль, Язвили голубыл очи, И голько скальды лишь могли Смотръть на дъву издали. Они платили прсиопривемъ За пламенный восторга часъ, И, пробужденъ намымъ видъньемъ, Быль сгроень ихъ невиятный гласъ.

#### Ев другу.

Взлельянный на лонь вдохновеныя, Съ дъятельной и пылкою душой, Я не планенъ небесной прасотой; Но я ищу земнаго упоенья. Любовь пройдеть, какъ тынь пустаго сна. Не буду я счастливымъ близъ прекрасной: Но ты меня не спрашивай напрасно: Ты, другъ, узнать не долженъ кто она. Навъкъ мы съ ней разлучены судьбою. Я побъдить жестокость не умъль, Но я ношу отказъ и месть съ собою; Но я въ любви моей закоренълъ. Такъ воръ съдой заглохиня дубравы Не вается еще въ своихъ грахахъ; Еще онъ путниковъ, сосъдей страхъ, И миль ему товарищь, ножь кровавый!... Стремится медленно толпа людей, До гроба самаго отъ самой колыбели Игралище и рока, и страстей, Къ одной святой, неизъяснимой цали. И я къ высокому, въ порыва думъ живыхъ, И я душой летъть во дии былые; Но миз мильй страданія земныя-Я къ нимъ привыкъ и не оставлю ихъ!..

#### 1830.

## Портреть.

Взгляни на этогь ликъ: искусствомъ онъ Небрежно на холств изображенъ, Какъ отголосокъ мысли не земной, не вовсе мертвый, не совсамъ живой. Холодный взоръ не видить, но глядить И всякаго, не правлсь, удивить; Въ устахъ нътъ словъ, но быть они должны: Для словъ уста такія рождены; Смотри: лицо какъ будто отошло Отъ полотна, и бледное чело Лишь потому не страшно для очей, Что намъ извъстно: не гроза сграстей Ему дала бользненный тогь цвыть, И что въ груди сей чувствъ и сердца иътъ. О Боже, сколько и видаль людей, Ничтожныхъ-предъ картиною моей, Душа которыхъ менъе жила, Чъмъ объщаеть видь сего чела.

Настанеть день-и міромъ осужденный Чужой въ родномъ краю, На мъсть казни-гордый, хоть презрънный-Я кончу жизнь мою; Виновный предъ людьми, не предъ тобою, Я твердо жду тоть часъ. Что смерть? Лишь ты не изминись дущою-Смерть не разрознять насъ. Иная есть страна, гдъ предразсудии Любви не охладять; Гдъ не отниметь счастія изъ шутки, Какъ здѣсь, у брата брать. Когда же въсть кровавая примчится О гибели моей. И, какъ побъдъ, станутъ веселиться Толны другихъ людей... Тогда... молю!. единою слезою Почти холодный прахъ Того, кто часто, съ скрытою тоскою, Искаль въ твоихъ очахъ Блаженства юныхъ лъть и сожальных; Кто предъ тобою открылъ Таниственную душу и мученья, Которыхъ жертвой быль. Но если... если надъ мониъ позоромъ

Смѣяться станешь ты

И возмутищь неправеднымъ укоромъ и рѣчью клеветы

Обиженную тынь... не жди пощады: Какъ чернь къ душъ твоей

Я прилъплюсь, и каждый мигъ ограды Несносенъ будеть ей,

И будешь помнить прежнюю безпечность, Не зная воспресить,

И будеть жизнь тебь долга, какъ въчность, А все не будешь жить.

#### К. Д.

Будь со мною, какъ прежде бывала, О, скажи мей хоть слово одно, Чтобъ душа въ этомъ словъ сыслада, Что хотълось ей слышать давно! Если искра надежды хранится Въ моемъ сердив-оно оживетъ, Если можеть слеза появиться на глазахъ-то она упадеть. Есть слова, объяснить не могу я, Отчего у нихь власть надо мной; Ихъ услышаеъ, опить оживу и, Но оть нихъ не воскреснеть другой. О, повтры мнт, холодное слово Уста оскверняеть твои, Какъ листки у цвътка молодого Ядовитое жало змън!

## Ивсии.

Желтый листь о стебель оьется Передъ бурей;

Сердце бъдное трепещетъ Предъ несчастьемъ. Что за важность, если вътеръ Мой листокъ одинокій Унесеть далеко, далеко... Ножальеть ли объ немъ Вътка спрая! Зачёмъ грустить молодиу, Если рокъ судилъ ему Угаснуть въ краю чужомъ? Пожалбеть ли объ немъ Красна пъвина?

#### Къ Неэръ.

Скажи, для чего передъ нами Ты въ кудри вплетаецы цвъты? Себя ли украсишь ты розой Прелестной, минутной, какъ ты? Зачемъ приводить намъ на намять, Что могуть данигы твои Увянуть, что взоръ твой забудеть Восторги надеждъ и любви? Дивлюсь и тебф: равнодушно, Безпечно ты смотришь впередь; Смфешься надъ временемъ, будто Неэру оно обойдеть... Ужель ты безумнымъ весельемъ Прогнать только хочешь порой Грядущаго тыни? Ужели Чужда ты веселью душой? Пять явть протекуть: ни добзаньемъ, Ни сладкой улыбкою глазъ, Къ себъ на душистое ложе Опять не заманишь ты насъ. О, лучше умри поскоръе. Чтобъ юный прасавець сказаль «Кто быль этой дъвы милье? Кто раньше ел умираль?...»

#### Сплуэтъ.

Есть у меня твой силуэть: Мна миль его печальный цвать, Висить онъ на груди моей И мраченъ онъ, какъ сердце въ ней. Въ глазахъ изтъ жизни и огня, За то онъ въчно близъ меня, Онъ тень твоя, но я люблю, Какъ тънь блаженства, тънь твою.

Я не люблю тебя: страстей И мукъ умчался прежній сонъ; Но образь твой въ душѣ моей Все живъ, хота безсиленъ онъ. Другимъ предавнися мечтамъ, Я все забыть его не могъ; Такъ храмъ оставленный-псе храмъ, Кумиръ поверженный - все Богь!

## ПОРТРЕТЫ МОСКОВСКИХЪ ЗНАКОМЫХЪ Ъ

B. A.

Какъ духъ отчанныя и зла Мою ты душу обназа; О, для чего тебъ нельзя Ее совстмъ взять у меня? Моя душа-твой вычый храмъ. Какъ божество, твой образъ тамъ: Не отъ небесъ, лишь отъ него Я жду спасенья своего.

Н. Ф. И.

Дай Богъ, чтобъ въчно вы не знали, Что значать толки дураковъ, И чтобъ вамъ не было печали Отъ шпоръ, мундира и усовъ! Дай Богъ, чтобъ васъ не огорчали Соперницъ ложныя красы, Чтобы у ногъ вы увидали Мундиръ и шноры и усы!

Бухариной.

Не чудно ль, что зовуть вась Впра? Ужели можно вършть вамь? Нъгь, и не дамъ своимъ доузьямъ Такого страшнаго примъра!.. Повърить стоить разъ... но что жъ? Въдь самъ распалваться будень, Закона етры не забудешь И старовѣромъ прослывешь?

> IV. Л. Нарышкиной.

Всъмъ жалко васъ: вы такъ устали! Вы не хотыли танцовать--И цълый вечеръ танцовали! Какъ наконенъ не перестать?... Но, если бъ всъ цънить умъли Вашъ умъ, любезность вашихъ словъ, Клянусь безсмертіемъ боговъ, Тогда бъ мазурки опустыли.

#### Мартыновой.

Когда поспорить вамъ придется, Не спорьте никогда о томъ, Что невозможно быть съ умомъ Тому, кто въ этомъ признается; Кто съ вами разъ поговорилъ, Тоть съ вами въчно спорить будеть, Что умъ вашъ въчно не забудеть И что другое все забыль.

VI.

#### Толетой.

Не даромъ она, не даромъ Съ отставнымъ гусаромъ.

3) Таки озаглавлены депятнадцать нажеся дующих стилотвореній въ изд. П. А. Висковатаго.

#### VII. Сабуровой.

Какъ? вы поэта огорчили И не наказаны потомъ? Три года ровно вы шутили Его любовью и умомъ. Нътъ, вы не поняли поэта, Его души печальный сонъ... Вы небомъ созданы для свъта,

## Но не для васъ былъ созданъ опъ. VIII.

#### Уваровой.

Вы мит однажды говорили, Что не привыкли въ святт жить. Не спорю въ этомъ; но не вы ли Себя заставили любить? Все, что привычкою другіе Пріобратають—вы душой, И что у нихъ слова пустыя, То не обманъ у васъ одной.

#### IX.

#### Алябьевой.

Вамъ красота, чтобы блеснуть, Дана; Въ глазамъ душа, чтобъ обмануть, Видна і... Но звалъ ли васъ хоть кто-инбудь: Она?

## X.

## Бартеневой.

Скажи мив, гдв переняла Ты обольстительные звуки И какъ соединить могла Отзывы радости и муки! Премудрой мыслію вникалъ Я въ пѣсни ада, въ пѣсни рая, Но чтожь? нигдѣ я не слыхаль Того, что слышаль отъ тебя я.

#### XI.

## Щербатовой.

Повърю-ль я, чтобъ вы хотвли Покинуть общество Москвы, Когда отъ самой колыбели Ея кумиромъ были вы? Что дасть вамъ скучный брегъ Невы? Ужель тамъ больше веселятся? Ужели баловъ больше тамъ? Нъть! какъ мудрецъ, скажу я вамъ: Гораздо лучше оставаться.

#### XII.

#### Додо.

У вешь ты сердца тревожить, Томну очей остановить, Улыбкой гордой уничтожить,
Улыбкой изжной оживить;
Умбешь ты польстить случайно,
Съ холодной важностью лица,
И умника унизить тайно,
Ваявъ пылко сторону глупца!
Какъ въ талисманъ стихъ небрежной,
Какъ надъ пучиною мятежной
Свободный парусъ челнока,
Ты беззаботна и легка.
Тебя не поняль съверъ хладный;
Въ нашъ кругъ ты брошена судьбой
Какъ божество страны чужой,
Какъ въ день печали мигъ отрадный!

#### XIII.

#### Крестъ на скалъ. M-lle Souchkoff.

Въ тъснинъ Кавказа я знаю скалу, Туда долетъть лишь степному орлу, По кресть деревянный черифеть надъ ней, Гијеть онъ и гиется отъ бурь и дождей.

И много ужь льть протекло безь савдов. Съ твхъ поръ, какъ онъ виденъ съ дадекихъ ходмовь.

П каждая вверхъ подъята рука, Какъ будто онъ хочеть схватить облака.

О, если-бъ взойти удалось мив туда, Какъ я бы молился и плакалъ тогда; И послв я сбросилъ бы цвиь бытія П съ бурею братомъ назвался бы я!

#### XIV.

#### Павлову.

Какъ васъ зовутъ? ужель ноэтомъ? Пойметь ли міръ небесный гласъ? Я васъ прошу въ последній разъ: Не называйтесь такъ предъ светомъ! Фигляромъ назоветь онъ васъ!

## XV.

## \*\*

Вы не знавали ль князь Петра: Танцуеть, пишеть онъ порою; Оть ногь его и оть пера Московскимь дурамь и вть покою. Ему устать бы ужь пора Ногами—но не головою.

#### XVI.

## Трубецкому.

Нѣть! міръ совсѣмъ пошель не такъ. Обиняковъ не понимають. Скажи не просто: "ты дуракъ", За комплименть ужъ принимають! Все то, на чемъ ума печать, Они привыкли ненавидѣть! Такъ стану жъ умнымъ называть, Когда захочется обидѣть.

#### XVII.

#### Башилову.

Вы старшина собранья върно,
Такъ я прошу васъ объявить,
Могу ль я здъсь нелицемърно
Въ-глаза всёмъ правду говорить?
Авось, авось займеть насъ дъломъ
Иль хотъ забавить новый годъ,
Когда одинъ въ собраньи цъломъ
Ему на встръчу не солжеть.
Итакъ, я васъ не поздравляю:
Что годъ сей дастъ вамъ—знаетъ Богъ!
За то минувшій, увѣряю,
Отмстиль за васъ, какъ только могь.

#### XVIII.

#### Булгакову.

На вздоръ и шалости ты хвать И мастеръ на бездълки, И шуговской надъвъ нарядъ, Ты быль въ своей тарелкъ. За службу долгую и трудъ, Авось на мъсто класса, Тебъ, мой другъ, по смерть дадутъ Чинъ и мундиръ паяса.

#### XIX.

#### николаю николаевичу Арсеньеву.

Дай Богь, чтобь ты не соблазнялся Приманкой сладкой бытія, Чтобь дукь твой вь небо не умчался, Чтобь не изсякла плоть твоя. Пусть покровительство судьбины Повсюду будеть надь тобой, Чтобь умъ твой не вскружили вины П взоръ красавицы младой. Ланиты и вино нерѣдко фальшивой краскою блестять: Вино поддѣльное, кокетка—Для головы и сердца ядъ.

#### Солнце.

Какъ солице зимнее прекрасно
Когда, бродя межъ сърыхъ тучъ.
Оне кидаетъ слабый лучъ!..
Такъ точно, дѣва молодая,
Твой образъ предо мной блеститъ;
Но взоръ твой, счастъе объщая,
Мою ли душу оживитъ?
Я счастливъ! тайный ядъ течетъ въ моей
крови,

Жестокая бользнь мін смертью угрожаєть!.. Дай Богь, чтобь такъ случилось!.. ни любви,

Ни мукъ умершій ужь не знасть Шести досокъ жилець уединенный, Не зная ничего, оставленный, забвенный: Ни славы зовь, ни голось твой Не возмутять надежный мой покой.

#### 40

Люблю я цени синихъ горъ, Когда, какъ южный метеоръ. Ярка безъ свъта и красна Всплываеть изъ-за нихъ луна, Царица лучшихъ думъ пѣнца, И лучшій перль того вінца, Которымъ сводъ небесъ порой Гордится, будто царь земной. На запал'я вечерній лучь Еще горить на ребрахъ тучъ, И уступить все медлить онъ Лунъ-угрюмый небосклонъ. Но скоро гаснеть лучъ зари. Высоко мѣсяцъ... Двѣ иль три Младыя тучки окружать Его сейчасъ... Воть весь наряль, Которымъ бѣлое чело Ему убрать позволено. Кто не знаваль такихъ ночей Въ ущельяхъ горъ иль средь степей? Однажды, при такой лупв, Я мчался на лихомъ конв, Въ пространстве голубыхъ долинъ. Какъ вътеръ, воленъ и одинъ. Туманный мъсяцъ и меня II гриву и хребеть коня Сребристымъ блескомъ осыпаль; Я чувствоваль, какъ конь дышаль. Какъ онъ, ударивши ногой, Отбрасываемь быль землей; И я, въ чудесномъ забытьи, Движенья сковываль свои И съ нимъ себя желалъ я слить. Чтобъ этимъ быть нашъ ускорить И долго такъ мой конь легвлъ... И вкругь себя я поглядыль: Все та же степь, все та-жъ луна. Свой взоръ ко мив склонивъ, она. Казалось, упрекала въ томъ, Что человъкъ съ своимъ конемъ Хотыль владычество степей Въ ту ночь оснаривать у ней!

## Прощанье.

Не убажай, лезгинець молодой: Зачемъ спъщишь на родину свою? Твой конь усталь, въ горахъ туманъ сырой А здъсь тебъ и кровля и покой

И я тебя люблю!..
Ужели унесла заря одна
Воспоминанье райскихъ двухъ ночей;
Нъть у меня подарковъ: я бъдна,
Но миъ душа Создателемъ дана

Подобная твоей.
Въ ненастный день забхаль ты сюда;
Подъ мокрой буркой, съ горестнымъ лицомъ...
Ужели для меня сей день, когда

Такъ ярко солнце, хочешь навсегда Ты мрачнымъ сдълать днемъ Взгляни! вокругъ синфють цфии горъ, Какъ великаны, грозною толной: Лучи зари съ престами-ихъ уборъ: Мы вольны и добры; - зачемъ твой взоръ

Летить къ странъ другой?.. Повърь, отчизна тамъ, гдъ любять насъ; Тебя не встрътить средь родныхъ долинъ, Ты самъ сказаль, улыбка милыхъ глазъ; Побудь еще со мной хоть день, хоть часъ,

Послушай! часъ одинъ!

онъ.

Нѣтъ у меня отчизны и друзей, Кромъ булатной шашки и коня; Я счастливъ быль любовію твоей, Но все таки слезамъ твоихъ очей

Не удержать меня. Кровавой клитвой душу я свою Отяготивъ, блуждаю много лётъ: Покуда кровь врага я не пролью, Уста не скажуть никому: люблю. Прости: вотъ мой отвътъ.

Девятый часъ; ужъ темно, близъ заставы Черикоть рядомъ старыхъ илть домовъ, Заборъ пругомъ. Высокій, худощавый Привратникъ на завалинъ готовъ Уснуть; -- дождя не будеть, небо ясно, --Весь городъ спить. Онъ долго ждаль на-

прасно; Темны всъ окна; блещуть только два-И тамъ... чъмъ не богата ты Москва?

Но, чу!--Къ воротамъ кто-то подъезжаетъ. Лихія дрожки, кучеръ съ бородой Широкой, - кони черные. - Слъзаетъ, Одъть плащемъ, проказникъ молодой: Скрипить за нимъ калитка; подъ ногами Стучать, колеблясь, доски. (Между нами Скажу я, онъ ни чей не прерваль сонъ) Дверь отворилась, — свъчка. Бто туть? — Онъ!

Его узнала дева молодая, Снимаеть плащъ и въ комнату ведеть; Въ шандалъ мъдномъ, тускло догорая, Свъча на нихъ свой лучъ послъдній льеть, И на кровать съ высокою периной И на стъну съ лубочною картиной; А въ зеркалъ съ противной стороны

Два юныя лица отражены.

Она была прекрасна, какъ мечтанье Ребенка подъ свътиломъ южныхъ странъ. что красота? Ужель одно названье? Кль грудь высокая и гибкій станъ, Кан большія очи? Но порою Все это не зовемъ мы прасотою: Уста безъ словъ-любить никто не могъ, Взоръ безъ огня—безъ запаха цвътокъ!

бна была свъжа, какъ розы Леля, Она была похожа на портретъ

Мадонны-и Мадонны Рафаэля, И врядъ ли было ей осьмнадцать лѣтъ. Лишь святости черты не выражали: Глаза огнемъ неистовымъ пылали, И грудь, волнуясь, поцълуй звала... Онъ быль не папа-а она была

Ну что же? просто діва молодая, Которой все богатство-прасота!.. И впрочемъ, замужъ выйти не желал, Что было ей танть свои лъта? Она притворства хитрости не знала И въ этомъ лишь другимъ не подражала: Не все ль равно? Любить не ставить въ грахъ! Та - одного, та - многихъ, эта - всёхъ! 

Время сердцу быть въ покоъ Отъ волненья своего, Съ той минуты, какъ другое Ужъ не бъется для него. Но пускай оно трепещеть: То безумной страсти следь; Такъ все бурно море плещеть, Хоть надъ нимъ ужъ бури нътъ!.. Мой проступокъ передъ міромъ, Предъ людьми моя вина, Для которыхъ ты кумиромъ. Но не другомъ быть должна, И поклонниковъ ты встрътишь И, блистая предъ толпой, Межъ рабовъ ты не замътишь Для себя души родной. Неужли ты не видала, Въ часъ разлуки роковой, Какъ слеза моя блистала, Чтобъ упасть передъ тобой? Ты отвергнула съ презръньемъ Жертву лучшую мою, Ты боялась сожальныемъ Воскресить любовь свою. Но сердечнаго недуга Не могла ты утанть: Слишкомъ знаемъ мы другъ друга, Чтобъ другъ друга позабыть ... Такъ разсились подъ громами, Видълъ я, въ единый мигъ, Пощаженные въгами, Два утеса бреговыхъ; Но примътно сохранила Знаки каждая скала, Что природа съединила, А судьба ихъ развела.

Какъ въ ночь звъзды падучей пламень, Не нужень въ мірѣ я; Хоть сердие тяжело, какъ камень, Но все подъ нимъ змъя.

Меня спасало вдохновенье Отъ мелочныхъ суеть: Но отъ своей души спасенья И въ самомъ счастьи нътъ. Молю о счастін, бывало... Дождался наконецъ-И тягостно мит счастье стало, Какъ для царя вънецъ II всѣ мечты отвергнувъ, снова Остался я одинъ, Какъ замка мрачнаго, пустого, Ничтожный властелинъ.

Склонись ко мив, красавецъ молодой! Какъ ты стыдливъ! Ужели въ первый разъ Грудь женскую ласкаешь ты рукой? Въ монхъ объятьихъ вотъ ужъ целый часъ Лежишь-а страха все не превозмогъ... Не лучше ли у сердца, чтмъ у ногъ? Дай мит одну мянуту въ жизнь свою... Что влато?—Я тебя люблю! люблю!...

Ты такъ хорошъ! Бывало жду, когда Настанеть вечеръ; сяду о окна... И мимо ты ндешь бывало... Да, Ты помнишь? Серебристан луна, Какъ ангелъ средь отверженныхъ, межъ тучъ Блуждала, на тебя кидая лучъ, И я гордилась тамъ, что наконецъ Соперница мол-небесъ жилецъ.

Печать презранья на моемъ чель... Но справедливъ ли міра приговоръ? Что добродътель, если на землъ Проступовъ не безчестье-но позоръ? Но върь, невинныхъ женщинъ вовсе нъть; Лишь по желанью случай и предметь Не въчно туть. Любить не ставить въ гръхъ Та-одного, та-многихъ, эта-всъхъ!

Родителей не знала и своихъ; Воспитана старухою чужой, Не знала я веселья дней младыхъ И даже не гордилась красотой; Въ пятнадцать лѣть, по волѣ злой судьбы, Я продана злодею... Ни мольбы, Ни слезы не могли спасти меня. Съ тъхъ поръ я гибну, гибну-день огъ дня!

Мнъ милъ мой стыдъ! Онъ право мнъ даетъ Тебя лобзать, тебя на мигъ одинъ Отторгнуть отъ мучительныхъ заботь! О, наслаждайся! Ты мой господинъ! Хотя тебъ случится, можеть быть, Меня въ своихъ объятьяхъ задушить-Блаженствомъ смерть мий будеть отъ тебя... Мой другъ! чего не вынесешь, любя!...

Какъ лучъ зари, какъ розы Леля Прекрасенъ цвътъ ея ланитъ; Какъ у Мадонны Рафаэля, Ея молчаные говорить. Съ людьми горда, судьбѣ покорна,

Не откровенна, не притворна, Нарочно, мнилося, она Была для счастья создана. Но свъть чего не уничтожить, Что благородное снесеть, Какую душу не сожжеть, Чье самолюбье не умножить, И чьихъ не обольстить очей Нарядной маскою своей?

Er \*\*\*

30

Я не унижусь предъ тобою: Ни твой привътъ, ни твой укоръ Не властны надъ моей душою. Знай, мы чужіе съ этихъ поръ. Ты позабыла: и своботы Для заблужденья не отдамъ; И такъ пожертвовалъ я годы Твоей улыбкъ и глазамъ, И такъ и слишкомъ долго видълъ Въ тебъ надежду юныхъ дней, И цълый міръ возненавидьлъ, Чтобы тебя любить сильнай! Какъ знать? Быть можеть, та меновенья, Что протекли у ногъ твоихъ, Я отнималь у вдохновенья! II чемъ ты заменила ихъ?... Быть можеть, мыслію небесной и силой духа убъжденъ, Я даль бы міру дарь чудесный, А мий за то-безсмертье онъ?... Зачемь такъ нежно обещала Ты замънить его вънецъ, Зачемъ ты не была сначала, Какою стала наконецъ!... Я гордъ!.. Прости! люби другого, Мечтай любовь найти въ другомъ-Чего-бъ то ни было земного Я не содълаюсь рабомъ. Къ чужимъ горамъ подъ небо юга Я удалюся, можеть быть, Но слишкомъ знаемъ мы другъ друга, Чтобы другь друга позабыть. Отнынъ стану наслаждаться, И въ страсти стану илисться већмъ; Со всеми буду и сменться, А плакать не хочу ни съ къмъ, Начну обманывать безбожно, Чтобъ не любить, какъ я любиль; Иль женщинъ уважать возможно, Когда мит ангелъ измънилъ? Я быль готовъ на смерть и муку, И пълый міръ на битву звать, Чтобы твою младую руку-Безумецъ! - лишній разъ пожать. Не знавъ коварную измѣну, Тебъ я душу отдаваль; Такой души ты знала ль цену? Ты зназа-и теби не зналъ.

#### Романсъ.

Стояла сърая скала На берегу морскомъ. Однажды на чело ея Слетьть небесный громъ, И раздвоилъ ее ударъ-И новою тропой Между разрозненныхъ камией Течеть потокъ съдой. Вновь двумъ утесамъ не сойтись, Но все они хранять Союза прежняго следы-Глубокихъ трещинъ рядъ. Такъ мы съ тобой разлучены Злословіемъ людскимъ, Но для тебя я никогда Не сделаюсь чужимъ. И мы не встрътимся опять, И если предъ тобой Меня случайне назовуть, Ты спросишь: кто такой? И, проклиная жизнь мою, На память приведень Былое... и одну себя Невольно проклянешь И не изгладишь ты никакъ Изъ памяти своей Не только чувствъ и словъ моихъ-Минуты прежнихъ дней!...

#### Прелестницъ.

Пускай ханжа глядить съ презрѣньемъ На беззаконный нашъ союзъ, Пускай людскимъ предубъжденьемъ Ты лишена семейныхъ узъ; Но передъ идолами свъта Не гну колвна я мои; Какъ ты, не знаю въ немъ предмета Ни сильной злобы, ни любви. Какъ ты, кружусь въ весельи шумномъ, Не чту владыкой никого, Делюся съ умнымъ и безумнымъ, Живу для сердца своего; Живу безъ цъли, беззаботно, Для счастья глухъ, для горя нъмъ. Я людямъ руки жму охотно, Хоть презираю ихъ межь тьмъ, Мы брань ихъ-смѣхомъ уничтожимъ, Насъ клеветы не разлучать, Мы будемъ счастливы, какъ можемъ, Они пусть будуть-какъ хотять!..

政业

Ты молодь, цвъть твоихъ кудрей Не уступаеть цвъту ночи; Какъ день, твои блистають очи При встръчь радостныхъ очей. Ты, отъ души смъясь смъшному, Какъ скуку, гонишь прочь печаль;

Чтобъ бредъ ребяческій другому, то все тебѣ покинуть жаль. Волною жизни унесенный далеко оть надеждъ былыхъ, какъ путешественникъ забвенный я чуждымъ сталъ между родныхъ. Предъ мною носятся видѣнья, жизнь обманувшія мою, и не рожденный для забвенья, я вновь черты ихъ узнаю.

И время ихъ не измѣнило: Они все тѣ же!—я не тоть; Зачѣмъ же гибнетъ все, что мило? А что жалѣеть, то живеть?

HAD WE NEVER LOVED SO KINDLY

Если бъ мы не дѣти были, Если бъ слѣно не любили, Не встрѣчались, не прощались— Мы съ страданьемъ бы не знались.

#### Эпитафія.

Прости! увидимся ль мы снова? И смерть захочеть ли свести Лвв жертвы жребія земного? Какъ знать? Итакъ, прости, прости! Ты даль мив жизнь, но счастья не даль: Ты самъ на свъть быль гонимъ, Ты въ людяхъ только зло изведалъ, Но понимаемъ былъ однимъ. И тоть одинъ, когда рыдая Толпа склонялась надъ тобой, Стояль очей не отпрая. Небрежный, хладный и нѣмой. И всъ, не въдая причины, Винили дерзостно его, Какъ будто мигь твоей кончины Быль мигомь счастья для него. Но что ему ихъ восклицанья? Безумцы! не могли понять, Что легче плакать, чёмъ страдать Безъ всякихъ признаковъ страданья!

Измученный тоскою и недугомъ И угасая въ полномъ цвётё лёть, Проститься я съ тобой желаль, какъ съ дру-

Но хладенъ быль прощальный твой привыть И ты не върншь мив, ты притворилась, что въ шутку приняла слова мои; моимъ слезамъ смъяться ты ръшилась. Чтобъ съ сожалѣньемь не явить любви. Скажи мив, для чего такое мщенье? Я виновать, —другую могъ хвалить; Но развѣ я не требоваль прощенья у ногъ твоихъ? Но развѣ я любить Тебя переставаль, когда, толною Безумцевъ молодыхъ окружена, Горда одной своею красотою,

Ты привлекала вооры ихъ одна? Я издали смотрель, ночти желая, Чтобъ для другихъ очей твой блескъ исчезъ; Ты для меня была, какъ счастъе рая Для демона, изгнанника небесъ.

33

Когда последнее мгновенье Мой взоръ на веки омрачить. И въ міръ, где казнь или спасенье, Душа поэта улетить; Быть можеть, пригосоръ досадной Прикажеть возвратиться ей Туда, где въ жизни безотрадной Она томилась столько дней. Тогда я буду все съ тобою И берегись миё измёнить.

#### Кавказъ.

Хотя я судьбой, на зар'в моихъ дней, О, южным горы, отторгнутъ отъ васъ! Чтобъ в'вчно ихъ помнить, тамъ надо быть Какъ сладкую п'всию отчизны моей, [разъ. Люблю я Кавказъ.

Въ младенческихъ лътахъ я мать поте-

Но мнилось, что въ розовый вечера часъ Та степь повторяла мив памятный глась За это люблю я вершины тъхъ скаль, Люблю я Кавказъ.

Я счастливъ быль съ вами, ущелія горъ! Пять лёть пропеслось, все тоскую по васъ. Тамь видёль я пару божественныхъ глазъ— И сердце лепечеть, восномня тотъ взоръ: Люблю я Кавказъ!

## Къ \*\*\*

Не говори: однимъ высокимъ Я на земл'я воспламененъ-Къ нему лишь съ чувствомъ л глубокимъ Бужу забытый лиры звонъ. Повъръ-великое земное Различно съ мыслями людей: Сверши съ успъхомъ дъло злое-Великъ, не удалось-элодъй... Среди дружинъ необозримыхъ Быль чуть не богь Наполеонъ; Разбитый же въ снегахъ родимыхъ-Безумцемъ порицаемъ онъ! Винмал шумъ волны прибрежной. Въ изгнаныи дальномъ онъ погасъ, И что жъ? Конецъ его мятежный Не отуманиль нашихъ глазъ!..

#### Опасеніе.

Стращись любви: она пройдеть, Она мечтой твой умь встревожить, Тоска по ней тебя убьеть, Ничто воскреснуть не номожеть. Краса, любимая тобой, Тебѣ отдасть, положимъ, руку...
Года мелькнуть... летунь сѣдой
Укажеть вѣчную разлуку.
И бѣденъ, жалокъ будень ты.
Глядящій съ кресель, иль полушки
На безобразныя черты
Твоей докучливой старушки.
Коль мысли о былыхъ лѣтахъ
Въ твой умъ закрадутся порою,
И вспомнишь, какъ на сихъ щекахъ
Играло жизнью молодою...
Безъ друга лучше дни влачить
И къ смерти радостнѣй клониться,
Чѣмъ два удара выносить
Н сердцемъ о двоихъ крушиться!..

#### Стансы.

Люблю, когда боряеь съ душою, Красиветь двища моя: Такъ передъ вихремъ и грозою Красна вечерняя заря. Люблю и вздохъ, что ночью лунной Въ лёсу изъ усть ея скользить: Звукъ тихій арфы златострунной Такъ съ хладнымъ вътромъ говорить. Но слаще встрётить, средъ моленья Ея, слезу очамъ моимъ: Такъ, аря Спасителя мученья, Невинный плакалъ херувимъ.

## Н. Ф. И....вой.

Любиль съ начала жизни я Угрюмое уединенье, Гдв укрывался весь въ себя. Бояся, грусть не утая, Будить людское сожаленье.

Счастливцы, мниль я, не поймуть Того, что самь не разберу я; И черныхъ думъ не унесуть Ни радость дружескихъ минутъ, Ни страстный пламень поцълуя.

Мон неясныя мечты
Я быразить хотёль стихами,
Чтобы, прочтя сін листы,
Меня бы примирила ты
Съ людьми и съ буйными страстями;

Но взоръ спокойный, чистый твой Въ меня вперплся. Изумленной Ты покачала головой, Сказавъ, что боленъ разумъ мой, Желаньемъ вздорнымъ ослъпленный.

Я, въруя твоимъ словамъ, Глубоко въ сердце погрузился; Однако же нашелъ я тамъ, Что умъ мой не по пустякамъ Къ чему-то тайному стремился:

Къ тому, чего даны въ залогь Съ толною звъздъ ночные своды; Къ тому, что объщать намъ Богг, И что бъ уразумъть я могь Черезъ мышленія и годы.

Но пылкій, но суровый правъ Мена грызеть отъ колыбели... И въ жизни зло лишь испытавъ, Умру я, сердцемъ не познавъ Печальных думъ, печальной цъли.

35

#### Ночь I.

Ласкаемый цвътущими мечтами, Я тихо спаль-и вдругь я пробудился: Но пробужденье тоже было сонъ. И думая, что цань обманчивыхъ Видъній мной разрущена, я вдвое Обмануть быль воображеньемъ-если Одно воображение творить Тоть новый міръ, который заставляеть Насъ презпрать безчувственную землю. Казалось миж, что смерть дыханьемъ хлад-Ужъ начинала кровь мою студить; [нымъ Не часто сердце билося, но кръпко, Съ бользненнымъ какимъ то содроганьемъ. И тьло, видя свой конецъ, старалось Вновь удержать души нетеритьливой Порывы; но товарищу былому Съ досадою душа внимала, и укоры Ихъ разставанье сдълали нечальнымъ. Между двухъ жизней, въ страниюмъ проме-Надеждъ и сожальній, ни объ той, [жуткт Ия объ другой не мыслилъ я. Одно Сомненье волновало грудь мою, Последнее сомнанье! Я не могъ Понять, какъ можно чувствовать блаженство Иль горькія страданія далеко Оть той земли, гдь въ первый разъ я понялъ, Что я живу, что жизнь моя безбрежна, Гдъ жадно я некалъ самопознанья, Гдъ столько и любиль и потериль. Любиль согласно съ этимъ бреннымъ тъломъ, Безъ коего любви не понималь я. Такъ думалъ п... И вдругъ душой забылся И чрезъ мгновенье снова жиль я, Но не видаль вокругь себя предметовъ Земныхъ и болье не помнилъ л Ни боли, ин тяжелыхъ безпокойствъ О будущей судьбъ моей и смерти. Все было мив такъ ясно и понятно И ни о чемъ себя не вопрошалъ я, Какъ будто бы вернулся я туда, Гдъ долго жиль, гдъ все извъстно мнъ; И лишь едва чувствительная тягость Въ моемъ полетъ мнъ напоминала Мое земное, краткое нагнаные. Вдругъ предо мной въ пространствъ безко-

Съ великимъ шумомъ развернулась книга Подъ неизвъстною рукой... И много Написано въ ней было... Но линь мой Ужасный жребій ясно для меня

Начертанъ былъ провавыми словами: «Безилотный духъ, иди и возвратись На землю»!.. Вдрусъ предо мной исчеза и опустело небо голубое. Ип ангель, ни печальный демонъ ада Не разевкаль крыломъ полей воздушных: Лишь тусклыя планеты, пробъгая. Едва кидали искру на пути. Я вздрогнулъ, прочитавъ свой жребій-Какъ, мив летъть опять на эту землю Чтобъ увидать ряды тахъ золъ, которых Причивой были детскія ошибки? Увижу я страданія людей, И тайныхъ мукъ пичтожныя причины, И къ счастію людей увижу средства, И невозможно будеть научить ихъ. Но такъ и быть, лечу на землю. Первый Предметь-могила съ пышнымъ мавзолеемъ Подъ конмъ трупъ мой люди схоронили. И захотьлося мит въ гробъ проникнуть, И я сошель въ темницу-длинный гробъ. Гдв гииль мой трупъ, и тамъ остался я. Здесь кость была уже видна, здесь мясо Кусками синсе висьло, жилы тамъ И примъчалъ съ засохинею въ нихъ провыю. Съ отчаяньемъ сидъль и и взиралъ, Какъ быстро насъкомыя роились И съ жадностью глодали пищу смерти. Червикъ то выползалъ изъ впадинъ глазъ, То вновь скрывался въ безобразный черепь; И что же? каждое его движенье Меня терзало судорожной болью. Я долженъ былъ смотръть на гибель друга, Такъ долго жившаго съ моей душею, Последниго, единственнаго друга, Дълившаго ел печаль и радость,-И я помочь желаль, но тщетно, тщетно' Уничтоженья быстрые слёды Текли по немъ, и черви умножались И спорили за пищу остальную, И смрадную сырую вожу грызли... Остались кости-и они исчезли. И прахъ одинъ лежалъ на мъсть тъла. Одной исполненъ мрачною надеждой, Я принадаль на брениые останки, Стараясь ихъ дыханіемъ согрѣть Иль оживить моей безсмертной жизнью, 0! сколько-бъ отдалъ и тогда земныхъ Блаженствъ, чтобъ коть одну, одну минугу Почувствовать въ нихъ теплоту!.. Напрасно Закону лишь послушные, они Остались хладны, хладны, какъ презръще. Тогда изрекъ и дикін проклятья На моего отца и мать на вскув людей. Съ отчанныемъ безсмертья долго, долго, Жестокаго свидътель разрушенья, Я на Творца ронгалъ, стращась молиться, И я хотьять наречь хулы на небо, Хотълъ сказать Но замеръ голосъ мой, и — я проспулся!..

Разлука.

Я виновать передъ тобою, Цаны услугь твоихъ не зналъ: Слезами горькими, тоскою Я о прощеньи умоляль. Готовъ быль, ставши на полъня. Проступкомъ называть мечты: Мои мучительныя пени Беземысленно отвергнуль ты. Зачёмъ такъ рано, такъ ужасно Я долженъ быль узнать людей. И счастьемъ жертвовать напрасно Холодной гордости твоей?... Свершилось! въчную разлуку, Трепеща, вижу предъ собой: . Іеданую встрічаю руку Моей вылающей рукой. Желаю, чтобъ воспоминанье Въ чужихъ людяхъ, въ чужой странъ Не принесло тебф страданья При сожальные обо мив...

#### Ночь Н.

Погаснуль день! И тьма ночная своды Пебесные, какъ саваномъ, покрыла. Кой гдв на немъ вертвлись и мелькали Свъташіяся точки... И между нихъ земля вертълась наша; На ней, спокойствіемъ объятой тихимъ,

Уснуло все, - и я одинъ липь не спалъ. Одинъ и не сналъ... Страшнымъ полусвъ-

Межъ радостыю и горестью срединой -Мое таснилось сердце, и желалъ я Веселіе или печаль умножить Восноминаньемъ объ убитой жизни. Последнее, однако, было легче!...

Воть съ запада скелеть неизмъримый По мрачнымъ сводамъ началъ подниматься И звъзды заслонилъ собою... И палые міры предъ пимъ уничтожались, И все трещало подъ его шагами, Ничтожество за ними оставалось! И воть приблизился къ земному шару Тигантъ всесильный. - Все на ней уснуло, Ничто встревожиться не мыслило; единый, Единый смертный видьль, что не дай Богь Созданію живому видать...

И воть онь подняль костяныя руки-И въ каждой онъ держалъ по человѣку Дрожащему- и мн'в они знакомы были-И кинулъ взоръ на вихъ я-и заплакалъ!. И странный голосъ вдругъ раздался: «мало-Сынъ праха и забвенія, не ты ли, [душный! Изнемогая въ мукахъ нестериимыхъ, Ко мит взываль?.. Я здъсь: я смерть!.. Мое владычество безбрежно!.. Воть двое. Ты ихъ знаешь — ты любилъ ихъ — Одинъ изъ нихъ погибнетъ. Позволяю

Опредалить неизбажимый жребій... И ты умрень, и въ въчности поглоненъ. И ихъ нигдъ, нигдъ вторично не увидень... Знай, какъ исчезаетъ время, такъ и люди-Его рожденье-только богь лишь въчень, Ръшись, несчастный!...»

Туть невольный трепеть По мий мгновенно началь разливаться, И зубы, кранко застучавъ, машали Словамъ жестовимъ вырваться изъ груди; И наконецъ, преодолъвъ свой ужасъ, Къ скелету и восиликнулъ: «оба! оба! Я върю: въть свиданья-нъть разлуки! Они довольно жили, чтобы въчно Продлилося ихъ наказанье. Ахъ! и меня возьми-земного черви, И землю раздроби-гибадо разврата. Безумства и нечали!... Все, все береть она у насъ обманомъ И не дарить намъ ничего, кром'в рождения. Провлятье этому подарку!.. Мы безь него теби бы не знавали, Поэтому и тщетной, бъдной жизни, Гдѣ нътъ надеждъ-и всюду описенья Да гибнуть же друзья мон, да гибнугь! Лишь объ одномь и буду изакаты: Зачьмъ они не двти!...»

И видель я, какъ руки костяныя Монхъ друзей сдавили-ихъ не стало-Не стало даже призраковъ и тъней. Туманомъ облачился образъ смерти, II такъ пошель на съверъ. Долго, долго, Ломан руки и глотан слезы, Я на Творца ронгаль, страніась молиться!

Въ старинны годы жили-были Пва пыпаря-друзья; Не разъ они въ Сіонъ ходили, Желаніемъ горя Съ огромной ратью, съ королями Его освободить. И кресть священный знаменама Своими остинть...

## Пезабудка.

Въ старинны годы люди бызи Совсемъ не то, что въ наши дви; [Коль въ міръ есть любовь] любили Чистосердечиће они. О древней върности, конечно, Слыхаан какъ нибудь и вы; Но какъ сказанія молвы Все дело перепортять вечно, То я вамъ точный образецъ Хочу представить наконецъ У влаги ручейка холодной,

Подъ танью липовыхъ ватвей, Не опасансь злыхъ очей,

Однажды рыцарь благородный Сидъль съ любезною своей... Тихонько ручкой молодою Она красавца обняла. Полна невинной простотою Бесъда мирная текла.

«Другъ, не изянися мит напрасно»! Сказала дѣва: «вѣрю я-Ясна, чиста любовь твол, Какъ это звонкая струя, Какъ этотъ сводъ надъ нами ясный; Но, какъ она въ тебф сильна, Еще не знаю. Посмотри-ка, Тамъ рдъеть пышная гвоздика, Но, нъть! гвоздика не нужна! Подалье, какъ ты, унылый Чуть виденъ голубой цвфтокъ... Сорви же мив его, мой милый: Онъ для любви не такъ далекъ! Вскочиль мой рыцарь, восхищенный Ея душевной простотой; Черезъ ручей прыгнувъ, стрълой Легить онъ-цвътикъ драгоцънный Сорвать поспъщною рукой.. Ужъ близко цель его стремленыя, Какъ вдругъ подъ нимъ [ужасный видъ] Земля невърная дрожить; Онъ вазнеть, нъть ему спасенья!.. Взоръ кинувъ полный весь огня Своей красавинь безгласной. «Прости! не позабудь меня!..» Воскликнуль юноша несчастный -И мигомъ пагубный цвътокъ Схватиль рукою безнадежной И, сердца пылкаго въ залогъ, Его онъ кинуль девь нежной.

Цевтокъ печальный съ этихъ поръ Любови дорогъ; сердце быется, Когда его примътитъ взоръ: Онъ незабудкою зовется. Въ мъстахъ сырыхъ, вблизи болотъ, Какъ бы стращась прикосновенья, Онъ ищеть тамъ уединенья, И цевтомъ неба онъ цевтегъ, Гдъ смерти нътъ и нътъ забвеньи

Воть повъсти конецъ моей-Судите, быль иль небылица А виновата ли девица, Сказала, върно, совъсть ей!

#### Совътъ.

Если, другь, тебъ сгрустнется, Ты не дуйся, не сердись: Все съ годами пронесется-Улыбнись и разгрустись. Девь измены молодыя, И невърный путь честей, И мгновенья скуки злыя -Стоють ли тоски твоей

Не ищи страстей тижелыхъ И. покуда Богь даеть, Нектаръ пей часовъ веселыхъ. А печаль сама придеть. И, людей не презирая, Не берись учить другихъ: Лучшимъ быть не вображал, Скоро ты полюбинь ихъ.

Сердце глупое творенье, Но и съ сердцемъ можно жить, И безумное волненье Можно также укротить... Бъденъ, кто, судьбы въ ненастье Всъ надежды испытавъ, Наконецъ находить счастье, Чувство счастья потерявъ!

#### Одиночество.

Какъ страшно жизни сей оковы Намъ въ одиночествъ влачить. Ифлить веселье—всѣ готовы,— Никто не хочеть грусть делить.

Одинъ я здёсь, какъ царь воздушный, Страданья въ сердцъ стъснены, И вижу, какъ, судьбъ послушно, Года уходять будго сны.

И вновь приходять съ позлащенной. Но той же старою мечтой... И вижу гробъ уединенной-Онъ ждеть; что-жъ медлить надъ землей?

Никто о томъ не покрушится, И будуть (и увъренъ въ томъ) О смерти больше веселиться. Чамъ о рождении моемъ...

#### B. .T.

Нѣть, я не требую вниманья На грустный бредъ души моей; Не открывать свои желаньи Привыкнудъ и съ давнишнихъ дней. Пишу, пишу рукой небрежной, Чтобъ здъсь, чрезъ много скучныхъ льтъ. Отъ жизни краткой, но мятежной, Какой вибудь остался следъ Быть можеть, пакогда случится, Что, вск страницы пробъжавъ. На эту взоръ вангь устремится И вы промольите: она права! Быть можеть, долго стихъ унылый Тоть взглядь удержить нады собон, Какъ близъ дороги столбовой Пришельца-памятникъ могилы.

#### Tposa.

Реветь гроза, дымятся тучи Надъ темной бездною морской, И плещутъ пъною кипучей, Толилси, волны межъ собой

Вкругъ скалъ огнистой лентой вьется Печальной молніи зм'ья, Стихій тревожный рой мятется-И зпъсь стою непвижимъ и.

Стою. - Ужель тому ужасно Стремленье всёхъ надземныхъ силъ, Кто въ жизни чувствовалъ напрасно И жизнію обмануть быль? Вокругь кого, сей явъ сердечный, Вились сужденья влеветы, Бакъ вкругъ скалы остроконечной, Губитель-пламень, вьешься ты? О нать! Летай огонь воздушный, Свистите вътры надъ главой, Я здёсь, холодный, равнодушный, И трепеть не знакомъ со мной. Гконецъ,

Гроза шумить въ моряхъ съ конца въ Корабль летить по воль бурныхъ водъ, Одинъ на немъ спокоенъ лишь пловецъ, Чело печать глубокихъ думъ несеть; Угасній взоръ на тучи устремлень; Не въдають ни кто, ни что здёсь онъ!... Конечно, онъ живалъ между людей И знаеть жизнь оть сердца своего: Крикъ ужаса, моленья, скринъ снастей Не трогають молчанія его.

#### Звъзда.

Свътись, свътись, далекал звъзда, Чтобъ я въ ночи встрачаль тебя всегда; Твой слабый лучь, сражаясь съ темнотой, Несеть мечты душть моей больной; Она къ тебъ летаеть высоко,-И груди сей свободно и легко.

Я выдель взглядь, исполненный огня [Ужъ онъ давно закрылся для меня], Но, какъ къ тебъ, къ нему еще лечу Ц, хоть нельзя, смотрыть его хочу...

#### Еврейская мелодія.

Видали-ль когда, какъ вочная звъзда Въ зеркальномъ заливъ блеститъ, Какъ трепещеть въ струяхъ, какъ серебряный прахъ

Оть нея, разсыпаясь, бъжить. Но ноймать ты не льстись, и ловить не Обманчивы лучъ и волна... [берись: Мракъ тъни твоей только ляжетъ на ней,

Отойди-жъ-и заблещеть она! Свътдой радости такъ безпокойный призракъ

Насъ манить подъ хладною мглой Ты схватить-овъ, шугя, убъжить отъ тебя.

Ты обмануть-онъ вновь предъ тобой!

## Вечеръ послъ дождя.

Глижу въ окно: ужъ гаснеть небосклонъ; Прощальный лучь на вышинт колонив,

На куполахъ, на трубахъ и крестахъ Блестить, горить въ обманутыхъ очахъ: И мрачныхъ тучъ огнистые крад Рисуются на небъ, какъ змъя, И вътеровъ, по саду пробъжавъ, Волнуеть стебли омоченныхъ травъ.

Одинъ межъ нихъ приметиль я петтокъ. Какъ будто перлъ, покинувшій востокъ. На немъ вода, блистаючи, дрожить; Главу свою склонивши, онъ стоить, Какъ дъвушка въ печали роковой: Душа убита, радость надъ душой; Хоть слезы льеть изъ пламенныхъ очей, Но помнить все о красоть своей.

#### Наполеовъ.

Въ невърный часъ, межъ днемъ и темнотой, Когда туманъ спићетъ надъ водой,-Въ часъ гръшныхъ думъ, видъній, тайнъ п Которыхъ дучь узрать бы не хотьль, [даль, А тьма укрыть, - чья тань, чей образь тамь, На берегу, склонивши взоръ къ волнамъ, Стоить вблизи нагоеннаго креста? Онъ не живой, но также не мечта Сей острый взглядь съ возвышеннымь че-И двъ руки, сложенныя крестомъ. [ломъ

Предъ нимъ ленечутъ волны, и бъгутъ, И вновь приходять, и о скалы быогь; Какъ легкія въгрила, облака Падъ моремъ посятся изъ далека. И воть глядить нев'вдоман тънь На тоть востокъ, гдв новый брезжеть день Тамъ Франція! тамъ край ел родной И славы слъдь, быть можеть скрытый милой; Тамъ средь войны, ен неслиси дни ... О, для чего такъ кончились они?!

Прости, о слава, обманувшій другь! Опасный ты, но чудный, мощный звукъ. И скинетръ-васъ разбилъ Наполеонъ; Хотя давно умершій, любить онъ Сей малый островъ, брошенный въ моряхъ. Гдъ сгнилъ его и червемъ съъденъ прахъ, Гдъ онъ страдаль, покинуть отъ друзей, Презръвъ судьбу съ гордыней прежнихъдней, Гдъ станвалъ онъ на брегу морскомъ, Какъ нынъ грустенъ, руки сжавъ крестомъ

О! какъ въ лицъ его еще видны Слады заботь и внутренней войны, И быстрый взоръ, дивящій слабый умъ, Хоть чуждъ страстей, все полонъ прежнихъ

Сей взоръ, какъ трепеть, въ сердце пронякал И тайныя желаныя узнаваль, Онь тоть же все; и той же шлипой онъ, Сопутницею жизни, осъценъ. Но посмотри-ужъ день блеснулъ въ стру-Призрака нътъ, все пусто на скалахъ. [ахъ...

Нерадко внемлеть житель сихъ бреговъ Чудесные разсказы рыбаковъ:

Когда гроза бунтуеть и шумить, И блещеть молнія, и громъ гремить, Мгновенный лучъ неръдко озаряль Печальну тънь, стоящую межъ скалъ. Одинъ изъ нихъ, какъ ни быль сграхъ великъ, Могъ различить недвижный смуглый ликь Подъ шляною съ нахмуреннымъ челомъ И двѣ рукъ, сложенныя крестомъ.

#### Эпитафія Наполеона.

Да, тънь твою никто не поридаетъ, Мужъ рока! Ты съ людьми—что надъ тобою рокъ; Кто зналъ тебя возвесть, лишь тотъ низвергнуть могъ: Великое жъ ничто не измъняетъ.

#### Къ глупой красавицъ.

Тобой ильняться издали Мое все зръніе готово, Но слышать, Боже сохрани, Мий отъ тебя одно хоть слово. Иль сміхъ, иль страхъ въ душі моей Замънить сладкое мечтанье, И глуный смысль твоихъ ръчей Оледенить очарованье... Такъ смерть красна издалека; Пускай она летить стралою, За ней я слъдую, пока; Линь только-бъ не она за мною... За ней я всюду полечу, И наслажуся въ созерцаньъ, Но самъ привлечь ел вниманье Ни за полміра не хочу.

#### Очи N. N.

Пъть смерти здъсь! и сердие вторить:

Иля смерти слишкомъ веселъ этотъ свъть.
И не твоимъ глазамъ Творецъ судилъ
Горъть, играть для тлънья и могилъ!..
Хоть все возьметь могильная доска,
Ихъ пожальетъ смерти злой рука;
Ихъ лучъ—съ небесъ и, какъ въ родныхъ
краяхъ,
Они блеснутъ знъздами въ небесахъ.

## Кавказу.

Кавказъ! даленая страна! Жилище вольности простой! И ты несчастьями полна И окровавлена войной! Ужель пещеры и скалы Подъ дикой пеленою мглы Услышать также крикъ страстей, Звонъ славы, злата и цъцей?.. Нътъ! прошлыхъ лътъ не ожидай, черкесъ, въ отечество свое:

Свободъ прежде милый край Примътно гибнетъ за нее.

## Утро на Кавказъ.

Свѣтаетъ. Вьется дикой пеленой Вокругъ лъсистыхъ горъ туманъ ночной; Еще у ногъ Ливана тишина; Молчитъ табунъ, рѣка журчитъ одна. Вотъ на скалѣ новорожденный лучъ Зардѣлся вдругъ, прорѣзавшись межъ тучъ, И розовый по рѣчкѣ и шатрамъ Разлился блескъ, и свѣтитъ тамъ и тамъ: Такъ дѣвушки, купаяся въ тѣни, Когда увидятъ юношу они, Краснѣютъ: всѣ къ землѣ склоняютъ взоръ; Но какъ бѣжать, коль близокъ милый воръ!.

Стансы. Я не крушуся о быломъ, Оно меня не усладило. Мит нечего запомнить въ немъ, Чего бъ тоской не отравило! Какъ настоящее, оно Страстями чудными облито И выогой зла занесено, Какъ снъгомъ крестъ въ степи забытой! Отежта на любовь мою Напрасно жаждаль я душою. И если о любен пою-Она была моей мечтою. Я къ одиночеству привыкъ; Я бъ не умъль ужиться съ другомъ; Я бъ съ нимъ препровожденный мигъ Почель потеряннымъ досугомъ. Мий скучно въ день, мий скучно въ ночь; Надежды нъту въ утфиненье; Она на въкъ умчалась прочь, Какъ жизни каждое мгновенье. На свѣтлый западъ удалюсь;

Видъ мори грусть мою разсъеть. Ни съ къмъ въ отчизить не пронцусь— Никто о мит не пожалъеть!...

Быть можеть, будеть миь о комъ Тогда вздохнуть,—и Провидънье Заплатить мив спокойнымъ днемъ За долгое мое мученье.

Прости, мой другъ!. какъ призракъ, я лечу Въ далекій край: печали я ищу; Хочу грустить, но лишь не предъ тобой. Ты можещь жить, не слыша голосъ мой; Изъ всъхъ блаженствъ, отнятыхъ у менл, Осталось мий одно: видать тебя, Тотъ взоръ, что небо жалостью зажгло. Все кончено!—ни блёдное чело, Ни пасмурный и недовольный взглядъ Ничъмъ, ничъмъ его не омрачатъ!.. Меня забыть прекрасной истъ труда, И и тебя забуду навсегда; И мучусь, если мыслъ ко мит придетъ, что и тебя несчастіе убъетъ.

Что некогда съ ланить и съ устъ мечта, Какъ дымъ, слетитъ, завянетъ красота, Забъется сердце медлениви—свинецъ Тоски на немъ—и что всему конецъ!.. Однако-жъ я желатъ бы увидатъ Твой хладный трупъ, чтобы себъ сказать: «Чего еще! Желанья отняты, Бъднякъ, теперь совсъмъ оставленъ ты!»

#### Челнокъ.

Воеть вътръ и свистить предъ недальней По морю на темный востокъ, [грозой; Озаряемый мелньей, кидаемъ волной, Несется невърный челнокъ.

Лва гребца въ немъ сидятъ съ безпокойнымъ

И что то у погъ ихъ подъ бълымъ ходстомъ,

И вихорь сильней по вознамъ пробежалъ И сорванъ летучій покровъ. Подъ вимъ человекъ неподвижно лежалъ,—

И блёдный, какъ жертва гробовъ: Взоръ мраченъ и дикъ, какъ сраженія дымъ, Какъ тучи на небъ, иль волны подъ

Въ чалиъ онъ богатой, съ обритой главой, И цъпь на рукахъ и ногахъ, И рана близъ сердца, и токъ кровяной

Не держить опасности страхъ; Онъ смерть равнодушите спутниковъ ждетъ, Хотя его прежде она уведетъ.

Такъ съ смертію въчно: чъмъ ближе она, Тъмъ менѣе жалко намъ свъть. Двъ могилы не такъ намъ страшны, какъ одна, Потому что надежды здъсь нъть.

И еслебь не ждаль я счастливаго дия, Давно не дышала бы грудь у мена!

#### Отрывовъ.

На жизнь надъяться страшась, Живу, какъ камень межъ камей, Излить страданія скупясь: Пускай стніють въ груди моей. Разсказъ моихъ сердечныхъ мукъ Не возмутить ушей людскихъ, Ужель при сшибить камией звукъ Проникнетъ въ середину ихъ?

Хранится пламень неземной Со дней младенчества во мив, Но вельно ему судьбой, Какъ жилъ, погибнуть въ тишинъ. Я твердо ждаль его плодовъ, Съ собой бесъдовать любя; Утихнеть звукъ сердечныхъ словъ: Одинъ, одинъ останусь я.

Аля тайныхъ думъ я пренебрегъ И путь любви и славы путь, Все, чъмъ хоть мало въ свъть могъ Иль отличиться, иль блеснуть. Бѣдиѣйшій средь существъ зёмныхъ, Останусь я въ вругу людей, На вѣкъ лишась достоинствъ ихъ II добродѣтели своей.

Двъ жизни въ насъ до гроба есть, Есть грозный духъ: онь чуждъ уму: Любовь, надежда, скорбь и месть, Все, все нодвержено ему. Онъ основалъ жилище тамъ, Гдъ можемъ намять сохранать, И предвъщаеть гибель намъ, Когда ужъ поздно избъгать.

Терзать и мучить любить онь; Въ его ръчахъ неръдко ложь... Овъ точить жизнь, какъ скориюнь. Ему новъриль н—и чтожъ? Взгляните на мое чело, Всмотритесь въ очи, въ блъдный цвъть; Лидо мое вамъ не могло Сказать, что мив нятиздиать лъть.

И скоро старость приведеть Меня къ могилъ—я взгляну На жизнь—на весь инчтожный плодъ, И о прошедшемъ всномяну. Придетъ сей върный другъ могилъ Съ своей холодной красотой: Объ чемъ страдаль, что я любилъ, Тогда линь будетъ мнъ мечтой.

Ужель единый гробь для всёхъ
Уничтоженіемъ грозить?
Какъ знать: тогда, быть можеть, смёхъ
Полмертваго восиламенить!
Придеть веселость—звукъ чужой
Понынъ въ словаръ моемъ:
И я объ юности златой
Не погорюю предъ концомъ.

Тенерь я вижу: пышный свёть Не для яводей быль сотворень. Мы сгибнемь—нашь сотрется слёдь, Таковь нашь рокь, таковь законь. Нашь духь вседенной вихрь умчить Къ безбрежнымъ, мрачнымъ сторонамъ; Нашь прахь лишь землю умягчить Другимъ, чистъйшимъ существамъ.

Не будугь провлинать они; Межь нихъ ни влата, ни честей Не будеть, стануть течь ихъ дни Невинные, какъ дни жигей; Межъ нихъ ни дружий, ни любовь Приличья цъни не сожмуть, и братьевъ праведную кровь Они со смъхомъ не прольють!..

Они со смъхомъ не произвольности бъ нимъ стануть [какъ всегда могли] Слетаться ангелы. А мы Увидимъ этотъ рай земли, Окованы надъ бездной тьмы. Укоры зависти, тоска И въчность съ цълю одной: Вотъ казиь за цълые въка Злодъйствъ, кинъвшихъ подъ луной.

## Бъ Воскресенскъ.

написано на ствиахъ жилища ник на.

47

Оставленная пустынь предо мной Бъльется вечернею порой; Последній лучь на ней еще горить, Но колоколь растреснувшій молчить. Его, бывало, заунывный гласъ Зваль братью къ всенощной въ сей мирный Зеленый мохъ, растущій надъ окномъ, Гчасъ. Заржавленные ставии и кругомъ Высокая полынь-все, все безъ словъ Намъ говорить о тапиствахъ гробовъ...

Таковъ старикъ, подъ грузомъ тяжкихъ лѣтъ Еще хранящій жизни первый цвъть; Хотя онъ свъжъ, на немъ цечать могилъ Тахъ юношей, которыхъ пережилъ.

#### тамъ же, въ монастыръ.

Ш.

Предъ мной готическое зданье Стоить, какъ ткнь былыхъ годовъ, При немъ тѣснится чувствованье Къ намъ въ грудь того, чему нътъ словъ, Что выше теплаго участья, Святьй любен, сповойный счастья.

Быть можетъ, черезъ много лътъ Сія священная обитель Оставить только мрачный слёдъ. И любопытный посътитель Въ развалинахъ людей искать Напрасно станетъ, чтобъ узнатъ, Гдв образъ Божеской могилы Между златыхъ колоннъ стоялъ, Гдъ теплились паникадилы, Гдѣ гласъ отшельниковъ звучалъ, И где предъ Богомъ изливали Свои грѣхи, свои печали.

И тамъ (какъ знать) найдетъ пришлецъ Пергаментъ пыльный. Онъ увидитъ. Какъ сердце любить по конецъ И безконечно ненавидеть, Какъ ни вериги, ни клобукъ Не облегають нашихъ мукъ.

Онъ тъхъ людей узрить гробницы, Ихъ эпитафіи прочтегь, Временъ тогдашнихъ небылицы За ръчи истины почтеть, Не мысля, что въ семъ мъсть сгнили Сердца, которыя любили!...

#### Бъ. .

«Простите мий, что я ришился къ вамъ Писать. Перо въ рукъ-могила Передо мной. Но чтожъ? все пусто тамъ Все прахъ, что ифкогда она манила Къ себъ. Вокругъ меня толна родныхъ, Слезами жалости покрыты лица

И я пишу-пишу-но не для нихъ. Любви моей не холодитъ гробница — Любви-но вы не знали мукъ моихъ. Я чувствую, что это трудъ ничтожный: Не усладить последнихъ онъ минуть. Но такъ и быть-пишу пока возможно-Сей трудъ-души моей любимый трудъ Прими письмо мое. Твой взоръ увидить Что я не могь стёснить души своей Къ молчанью-такъ ужасна власть страстей Тебя письмо страдальца не обидить... Я въ жизни-много-много испыталъ! Ошибся въ дружбъ-о! прими монхъ мученій Слова-прости-и больше изтъ волнения Прости, мой другъ»-и подписалъ: «Евгеній»

## Ночь III.

СИЛЯ ВЪ СРЕДНИКОВЕ У ОКИА.

Темно. Все спить. Лишь только жукъ нод-Жужжа, въ долинъ пролетить порой; [ной Изъ подъ травы блистаетъ червячекъ, Отъ нашихъ думъ, отъ нашихъ бурь далекъ. Высокихъ липъ сталъ пасмурнъй навъсъ, Когда луна взошла среди небесъ. Нѣтъ, въ первый разъ прелестна такъ она! Оно здась. Стоить, какъ мраморъ, у окна. Тънь отъ него чернъеть на стънъ. Недвижный взоръ поднять, но не кълунь, Онъ полонъ всёмъ, чёмъ только ядъ страстей Ужасенъ былъ и милъ сердцамъ людей Свѣча горить, забыта на столь, И блескъ ея съ лучемъ луны въ степлъ Мѣшается, играетъ, какъ любви Огонь живой съ презръніемъ, въ крови! Кто-жъ онъ? Кто-жъ онъ, сей нарушитель Чъмъ эта грудь мятежная полна? О, если-бъ вы умали угадать Въ его очахъ, что хочетъ онъ скрывать! О, если-бъ могъ единый бъдный другъ Хотя смягчить души его недугъ!

#### прости. наъ вайрона.

Прости! Коль могуть пъ небесамъ Взлетать молитвы за другихъ, Моя молитва будеть тамъ И даже улетить за нихъ. что пользы плакать и вздыхать: Слеза кровавая порой Не можеть болье сказать, Чамъ звукъ прощанья роковой!..

Нать слезь въ очахъ, уста модчать, Оть тайныхъ думъ томится грудь, И этп думы въчный ядъ,--Имъ не пройти, имъ не уснуть! Не миж о счастыи бредить вновь, -Лишь знаю я-и могъ снести-Что тщетно въ насъ жила любовь, Лишь чувствую. Прости! прости!

#### Элегія.

Дробись, дробись, волна ночная, Il пъной орошай брега въ туманной мглъ. Я здёсь стою близь моря на скаль, Стою, задумчивость питая, Одинъ, покинувъ свътъ, и чуждый для людей. И никому тоски повърить не желая Вблизи меня палатки рыбарей; Межъ нихъ блестить огонь гостепріимный; Семья безпечная сидить вкругь огонька И, внемля повъсть старика, Себъ готовить ужинь дымный!

Но и далекъ отъ счастья ихъ душой: Я помню блескъ обманчивой столицы, Веселій нагубныхъ невозвратимый рой... И что жъ? Слеза бъжитъ съ ръсницы,

Н сожальніе мою тревожить грудь; Года погибшіе являются всечасно.. И этотъ взоръ, задумчивый и ясный... Твержу, твержу душъ: забудь! Онъ все передо мной! я все твержу напрасно! О, если бъ я въ семъ мъсть былъ рожденъ, Гдт не живетъ среди людей коварность,

Бакъ много бы я былъ судьбою одолженъ-Теперь у ней вътъ правъ на благодар-Какъ жалокъ тогъ, чья младость принесла

Морщину лишнюю для стараго чела, И, отобравъ всв милыя желанья, Одно печальное раскаянье дала... Ито чувствоваль, какъ я, чтобъ чувствовать страданья, Кто рано свъть узналь и съ страшной пу-

Какъ я, оставиль брегъ земли своей родной Для добровольнаго изгнанья!..

#### Эпитафія.

Простосердечный сынъ свободы, Пля чувствъ онъ жизни не щадилъ, И вѣчныя черты природы Онъ часто списывать любиль.

Онъ върплъ темнымъ предсказаньямъ И талисманамъ, и любви-И неестественнымъ желаньямъ Онъ отдалъ въ жертву дни свои. И въ немъ душа запасъ хранила Блаженства, муки и страстей. Онъ умеръ. Здъсь его могила Онъ не былъ созданъ для людей.

#### SENTENZ.

Когда бы могь весь свъть узнать, Что жизнь съ надеждами, мечтами-Нечто иное, какъ тетрадь Съ давно извъстными стихами

## Гробъ Оссіана.

Подъ занавѣсою тумана, Подъ небомъ бурь, среди степей, Стоить могила Оссіана Въ горахъ Шотландін моей. Летить къ ней духъ мой усыпленный Родимымъ вътромъ подышать И отъ могилы сей забвенной Вторично жизнь свою занать...

#### Еладбище.

Вчера до самой ночи просидълъ Я на кладонще, все спотрель, смотрель Вокругъ себя; полстертыя слова Я разбиражь. Невольно голова Наполнялась мечтами вновь-очей Я не быль въ силахъ оторвать съ намеей: Одинъ ушелъ ужъ въ землю-и на немъ Все стерлося; тамъ крестъ къ кресту челомъ Нагнулся, будто любить, будто сонъ [онъ... Земныхъ страстей узналъ въ семъ мъсть Вкругъ тихо, сладко все, какъ мысль о ней; Красифючи, волнуется пырей На солнив вечера. Издъ головой Жужжа, со днемъ прощаются игрой Толпащіяся мошки, какъ народъ Существъ съ душой, уставшихъ отъ работъ! Сто крать великъ, кто создаль міръ! великъ! Сихъ мезвихъ тварей надмогильный крикъ Творца не больше ль славить иногда, Чъмъ въ пепелъ обращенный стада, Чъмъ человъкъ, сей царь надъ общамъ зломъ, Съ коварнымъ сердцемъ, съ ложнымъ изы-

#### Посвищение.

Прими, прими мой грустный грудъ И, если можешь, плачь надъ нимъ Я много изакаль. Не придуть Вновь эти слезы-етчно имъ Не освъжать монхъ очей. Когда катилися онъ, Я думаль, думаль все о ней, Жальль и ждаль другіе дии! Ужъ нъть ея, и слезъ ужъ нътъ, И нътъ надеждъ. Передо мной Блестить надменный, глуный свыта Съ своей красивой пустотой! Ужель я для него писаль? Ужели важному шугу Я вдохновенье посвящаль, Являя сердца полноту? Цанить онъ только злато могь, И гордыхъ думъ не постигалъ: Мой геній силель себік візнокъ Въ ущелинахъ кавказскихъ скалъ. Однимъ высокимъ увлеченъ, Онъ только жертвуеть любви; Принесть тебт лишь можеть опъ Любимые труды свои.

#### Посвящение.

Тебѣ я нъкогда ввърялъ Души взволнованной мечты; Я бъденъ быль-ты это зналъ, И бъдняка не кинулъ ты. Ты примириль меня съ судьбой Съ мятежной властію страстей; Тобой, единственно тобой, Я сталь, чемъ быль съ давнишнихъ дней. И муза, по моей мольбъ,

Сошла опять съ святой горы; Но върь, принадлежатъ тебъ Ея въновъ, ея дары!

51

#### Гость.

Какъ пришленъ иноплеменный, Въ облакахъ луна скользити; Колокольчикъ отдаленный То замолкиеть, то звенить. «Что за гость въ ночи морозной?» Мужу говорить жена, Сидя рядомъ въ вечеръ поздній Возлѣ тусклаго окна..

Вотъ вибитка подъезжаетъ... На высокое крыльно Изъ кибитки выльзаеть Незнакомое лицо. И слуга вошелъ съ свъчею, Бъдный вслъдъ за нимъ монахъ: Нынъ позднею порою Заплутался онь въ лесахъ.

И ему ночлеть дается-Что жъ стоишь, отшельникъ, ты? Свъчки лучъ печально льется На печальныя черты. Чуднымъ взоръ огнемъ свътился, Онъ хозяйку вдругь узналь, Онъ дрожить, и воть забылся И въ ногамъ ея упалъ.

Мужъ ущелъ тогда. О! прежде Жиль чернець лишь для нея, Обманулся онъ въ надежде, Погубиль онъ съ нею все. Но промчалось изступленье; Путникъ въ комнатъ своей, Чтобъ рыданья и мученье

Схоронить отъ глазъ людей Но рыданія звучали Вилоть до бълын зари, Наконецъ и замолчали... По утру къ нему вошли: На полу онъ посинълый, Какъ замученный, лежалъ, И безчувственное тъло Плащъ печальный покрывалъ!...

## 1830. мая 16 число.

Боюсь не смерти я. О, пъть! Боюсь исчезнуть совершенно; Хочу, чтобъ трудъ мой вдохновенный

Когда нибудь увидълъ свътъ, Хочу-и снова затрудненье!... Зачемъ.. что пользы будетъ мнъ? Мое свершится разрушенье Въ чужей, невъдомой страпъ. Я не хоту бродить межъ вами По разрушения Творенъ, На то ли и звучалъ струнами, На то ли созданъ быль плиецъ? На то ли вдохновенье, страсти, Меня въ могиль привели? И изть въ душт довольно власти-Люблю мученія земли. И этоть образь, онъ за мною Въ могилу силится бъжать, Туда, гдъ объщаль мнъ дать Ты мъсто въ въчному покою. Но чувствую: покол исть: И тамъ, и тамъ его не будетъ; Тахъ длинныхъ, тахъ жестокихъ лътъ Страдалецъ вѣчно не забудетъ!.

#### Ez. \*\*\*

прочитавъ жизнь байрона, ил писанную мурокъ 1830

Не думай, чтобъ и былъ достоинъ сопа-Хотя слова мои печальны-нать! [ланы, Нътъ! всв мои жестовія мученья-Одно предчувствіе гораздо большихъ бъдъ

Я молодъ; но кипять на сердив звуки, И Байрона достигнуть и бъ хотъль: У насъ одна душа, однъ и тъ же муги. О, если бъ одинановъ быль удъль ...

Какъ онъ, ищу забвеньи и свободы, Какъ онъ, въ ребячествъ пылаль ужъ я

Любиль закать въ горахъ, пънящіяся воды, И бурь земныхъ и бурь небесныхъ вой.

Какъ онъ, ищу спокойствія напрасно, Гонимъ повсюду мыслію одной. Гляжуназадъ-прошедшее ужасно, Гляжу впередъ-тамъ въть души родной.

> Эпитафія. TTOHYBIRERY RIPORY.

Кто яму для другихть копать трудился, Тоть самь въ кее упаль-гласить писанье

Ты это оправдаль, бостонный мой чудакь: Топилъ людей-и угопился.

## Дереву 1830.

Давно ли съ зеленью радушной Передо мной стояло ты, И я коръ твоей послушной Ввърялъ любимыя мечты; Лишь годъ назадъ, два талисмана Свътилися въ тъни твоей, И лжи и замыела обмана,

Не спрылося въ душъ дътей!... Дътей! о да! я быль ребеновъ! Промчался дегной страсти сонъ; Премоты флеръ былъ слишкомъ тонокъ-Въ единый мигъ прорвался онъ И деревцо съ моей любовью Погибло, чтобы вновь не цвъсть: Я жизнь его купиль бы кровью. Но какъ перемънить, что есть?

Ужели также вдохновенье Умреть невозвратимо съ нимъ? Иль шуму свътского волненья Бороться съ сердцемъ моледымъ? Нътъ, нътъ, -- мой духъ безсмертенъ силой. Мой геній вѣви пролетить, И эти вътви, надъ могилой Иввиа-страдальца, освътить.

Все тихо-полная луна Блестить межъ ветелъ надъ прудомт, И возлъ берега волна Съ холоднымъ развится лучомъ. Никто, никто не усладилъ Въ нагнаным семъ тоски мятежной! Любить?-три раза и любиль, Любиль три раза безнадежно.

#### 1830 года іюля 15-го.

Зачёмъ семьи родной безв'єстный пругъ Я повидаль? Все сердце грало тамъ, Все было мей наставникъ или другъ, Все втрило младенческимъ мечтамъ. Какъ ужасы плъняли юный духъ! Какъ и рвался на волю къ облакамъ! Готовъ добзать уста друзей быль я, Не посмотравъ, не скрыта ль въ нихъ змън.

Но въ общество иное я вступилъ, Узналъ людей и дружескій обманъ, Сталъ подозрителенъ и погубилъ Безпечности душевной талисманъ, Чтобы никто теперь не говорилъ: Онъ будеть другь мий! Боль старинныхъ Изъ груди извлечеть не ръчь, но стонъ; И не привътъ, упрекъ услышить онъ.

Ахъ! я любилъ, когда я былъ счастливъ, Когда лишь отъ любви могъ слезы лить. Но, эту грудь страданьемъ напоивъ. Скажите мив, возможно ли любить? Страшусь, въ объятья дъву заключивъ, Живую душу ядомъ отравить И показать, что сердце у меня Есть жертвенникъ, сгоръвшій отъ огил.

Но лучше я, чъмъ для людей кажусь: Они въ лицъ не могутъ чувствъ прочесть; И что молеа кричить о мив... боюсь! Когда бъ я зналъ, не могъ бы перенесть. Противу нихъ во мић горить, клянусь, Не элоба, не презрѣніе, не месть:

Но... для чего старалися они Такъ отравить ребяческіе дня?

Согбенный лукъ, порвавши тетпву, Гремить, но вновь не будеть примъ, какъ быль. Чтобъ цънь ихъ сбросить, я, поднявъ главу, Последнее усиле свершиль: Что жъ? Нынъ жалкій, грустный я живу Безъ дружбы, безъ надеждъ, безъ думъ, безъ

Бладнай, чамъ лучь безчувственной луны, Когда въ окно скользить онъ вдоль стъны.

## Вульваръ.

OTPHROES.

Съ минуту лишь съ бульвара прибъжавъ, Я взялъ перо-и право очень радъ, Что плодъ надъ нимъ монхъ привычныхъ Узнаеть вновь бульварный маскарадь. Гправъ Сатировъ я, для номощи призвавъ. Подговорю, —и все пойдеть на ладъ. Ругай людей, но лишь ругай остро; Не то... Ко встмъ чертямъ твое перо!..

Приди же изъ подземнаго огия, Чертеновъ мой, взъерошенный остракт, И попугаемъ сядь вблизи меня. Луракъ, скажу-и ты крячи: дуракъ Не устоить бульвариая семья-Хоть морщи лобъ, хоти сожми кулакъ, Невинная красотка въ сорокъ лътъ-Патнаднати тебъ все иътъ, какъ нътъ!

И ты, мой старець сърыжимъ парикомъ, Ты, депутать стольтій и могиль, Дрожащій весь и схожій съ жеребцомъ, Какъ кровь ему изъ всехъ пускають жиль, Ты здъсь бредень и смотринь сентябремъ, Хоть тамъ княжна лепечетъ: «какъ овъ А дли того и силитси хвалить, Чтобъ свой порокъ въ Ч... извинить!

Но далье, на креслахъ тамъ другой Едва сидить согбенный сынъ земля; Онъ, какъ знатокъ, глидитъ въ лориетъ двой Власы его въ серебряной ныли. Онъ одаренъ восточною душой, Коль душу въ немъ въ ето деть найти могли. Нояклянусь пусть, кончивъ, -буду прахъ], -Она тонка, когда въ его ногахъ.

И чтожъ? Онъ правъ, овъ правъ, друзья Глупецъ, кто жилъ, чтобъ на діэть быть; [мон Уменъ, кто отдаль дни свои любви. И этогь мужь кониль, чтобы любить. Замънъ души онъ находилъ въ крови. Но тоть блажень, ито можеть говорить, Что онъ вкушаль до капли медь земной, Что онъ любилъ и тъломъ и душой!.

II я любилы! опять въ своимъ страстямъ Брось, брось свои безумныя мечты! Пора склонить внимание на дамъ, На этихъ кандидатокъ красоты, На ихъ нарядъ-какъ описать все вамъ? Въ парада ихъ натъ милой простоты:

Все такъ высоко, такъ взгромождено, Бакъ бурею на нихъ нанесено.

Примътна сиъсь въ ихъ пошлой болтовић, Уста всегда сказать готовы: иммъ И холодны онъ, какъ при лунъ Намъ кажется прабабущий портреть; Когда гляжу, то право жалко мнѣ, Что вкусъ такой имъеть медный свыть. Въдь думають тенётомъ ленть, висей, Какъ зайчиковъ, поймать монхъ друзей.

Сидћањ и разъ, сдучайно, подъ окномъ, П вдругъ головка вышла изъ окна, Незавита, и въ ченчикъ простомъ-Но какъ божественна была она. Уста и взоръ-стыжусь!.. Въ умѣ моемъ Головка та ничемъ не изгнана, Какъ нѣкій сонъ младенческихъ почей Или вакъ пъсня матери моей.

И сполько лёть уже прошло съ тёхъ 0! въръте миъ, красявниы Москвы, поръ!... Блистательный вашъ головной уборъ Вскружить не въ силахъ нашей головы. Већ илатья, шляпы, букли ваши—вздоръ, Такой же вздорь, какой твердите вы, Когда идете здъсь толпой кометь, А маменьки бъгуть за вами вельдъ.

По для чего кометами я васъ Назваль, глупець тупьйшій то пойметь, И самъ Башуцкій объяснить тотчасъ: Комета за собою хвость влечеть; И это всеми признано у насъ, Хотя-что въ немъ, никто не разберстъ; За вами-жъ хвость оставленныхъ мужьевъ, Вадыхателей и бъдныхъ жениховъ! ' О, женихи! о бъдный Масаловъ! Какъ не вздохнуть, когда тебя найду, Педантика, изъ рода изтушковъ, Средь юныхъ дёвъ, пакъ будто бы въ саду; Хотя и держишься размъру словъ, Но ты согласенъ на свою бъду, Что лучше все не думавъ говорить, Чъмъ глупо думать и глупъй судить.

Онъ чванитея, что точно русскій онъ; Но еслибы таковъ быль весь народь, То я бы изъ Руси пустился вонъ. И то сказать, чудесный натріотъ Лишь своему языку обученъ; Онъ этимъ край родной не выдаеть; А то-бъ узнали всей земли концы, Что есть у насъ подобные глупцы. Продолжение впредь.

## Ивень Барда.

Я долго быль въ чужой странь, Дружинъ Двъпра съдой пъвецъ, И вдругъ пришло на мысли миъ бъ нимъ возвратиться наконецъ. Пришель-съ гуслями за спиной-Былую пъсню заиграль.

Напрасно!-Князь земли родной Приказу ханскому внималъ Въ пустыни, гдъ являлся врагь, Понесъ я старую главу, И попираль мой каждый шагь Окровавленную траву Сходились къ брошеннымъ костамъ

Толны звърей и итинъ лесных. Затьмъ, что больше было тамъ

Число убитыхъ, чемъ живыхъ. Бто могъ бы спать хоть ивень одну? Отчаяннымъ движеньемъ рукъ

Задъвъ дрожащую струну,

Случалось, исторгаль я звукъ. Но умиралъ такъ скоро онъ!

П если-бъ слышалъ сынъ цъней.

То гибнущей свободы стонъ Не тропуль бы его ушей Вдругъ кто-то у меня спросилъ:

«Зачемъ я часто слезы лью, Гав человъкъ такъ вольно жилъ?

О комъ бренчу, о комъ пою?» Произила эта ръчь меня-

Падеждъ пропалъ послъдній рой; На землю гусли бросилъ я И, молча, раздавилъ ногой

#### Черноокой.

Таов илъпительныя очи Исябе дид, черпъе почи. ВЪ СУПИКОВОЙ ЕКАТЕРИНЪ АЛЕКСЪЕВНЪТ При выбадь изъ Срединкова къ Miss Blackey; шутка-предположениая отъ М. Когd.

Вблизи тебя до этихъ поръ Я не слыхаль въ груди огня. Встръчаль ли твой предестный взоръ, Не билось сердце у меня. Въ лъсахъ, по узенькимъ тропамъ Неръдко я бродилъ съ тобой; Ихъ шумомъ любовался тамъ, Меня не трогалъ голосъ твой.

И что-жъ? разлуки первый звукъ Меня заставиль трепстать; Нать, нать! онъ не предвастника муки Я не люблю-зачёмь скрывать! Однако же, хоть день, хоть часъ, Еще желаль бы здёсь пробыть, Чтобъ блескомъ этихъ чудныхъ глазъ Души тревоги усмирить

## Благодарю.

Благодарю!... вчера мое признанье И стихъ мой ты безъ смъха приняла. Хоть ты страстей моихъ не поняла, Но за твое притворное внимание

Благодарю! Въ другомъ краю ты нъкогда илънала; Твой чудный взоръ и острота ръчей Останутся навънъ въ душъ моей, Но не хочу, чтобы ты мн' сказалат Благодарю!

Я бъ не желаль умножить въ цейть Рвалась блеснуть передъ тобой, Печальную толпу твоихъ рабовъ [жизни И оть тебя услышать выбето словъ Язвительной, жестокой укоризны: Благодарю!

О, пусть холодность мив твой взоръ по-Пускай убъеть надежды и мечты Гважеть. II все, что въ сердив возродила ты; Луша моя теб' тогда лишь скажеть: Благодарю!

#### Нищій.

У врать обители святой Стояль-просящій подаянья, Безсильный, бледный и худой Оть глада, жажды и страданыл. Кусна лишь хльба онъ просиль И взоръ являль живую муку, И кто-то камень положиль Въ его протянутую руку! Такъ я мелилъ твоей любви, Съ слезами горькими, съ тоскою; Такъ чувства лучнія мон Навъкъ обмануты тобою

#### Весна.

Когда весной разбитый ледъ Ръкой изволнованной идеть, Когда среди полей, мъстами, Чериветь голая земля, И мела ложится облаками На полуюныя поля: Мечтанье злое грусть лельеть Въ душъ неопытной моей; Гляжу, природа молодъетъ, Не молодыть лишь только ей: Ланить спокойныхъ пламень алый Съ собою время уведеть, II тото, кто такъ страдалъ бывало, Любви въ ней въ сердцъ не найдетъ.

#### моя мольба.

Да охранюся я отъ мушекъ, Отъ дъвъ незнающихъ любви, Отъ дружбы слишкомъ нажной, и-Оть романтическихъ старушекъ.

#### Экспромтъ.

Три граціи считались въ древнемъ мірѣ; Родились вы... все три, а не четыре!

#### Стансы.

Взглани, какъ мой спокоенъ взоръ, Хоти звъзда судьбы моей Померкнула съ давнишнихъ поръ, И съ нею думы свътлыхъ дней! Слеза, которая не разъ

Ужъ не придеть, какъ этотъ часъ На смъхъ подосланный судьбой.

Смѣялась надо мною ты. И я презръньемъ отвъчаль: Съ тъхъ поръ сердечной пустоты Я ужъ ничьмъ не замъналъ! Ничто не сблизить больше насъ, Ничто мић не отдасть повой, Хоть въ сердиъ шенчетъ чудами гласъ: «И не могу любить другой!»

И жертвоваль другимъ страстямъ; По если первыя мечты Служить не могуть снова намъ, То чъмъ же ихъ замънишь ты? Чемъ усновонию жизнь мою, Когда ужъ обратило въ прахъ Мон вадожды въ семъ праю, А можеть быть и въ небесахъ?

Когда къ тебъ молвы разсказъ Мое названье принесеть И моего рожденые часъ Передъ полміромъ проклянеть, Когда мит пищей станеть кровь П буду жить среди люден, Ни чью не радуи любовь И здобы не боясь ни чьей: Тогда раскадный кинжаль Произить тебя, и вспомнишь ты, Что при прощаный и сказаль. Увы! то были не мечты, И если только наконецъ Моя лишь грудь норажена, То, върно, прежде зналъ Творецъ, Что ты страдать не рождена.

Передо мной лежить листокъ, Совскить ничтожный для другихъ, Но въ немъ сковаль случайно рокъ Толну надеждь и думъ монхъ. Исписанъ онъ твоей рукой. И я вчера его упраль, И для добычи дорогой Готовъ страдать, какъ ужъ страдаль.

Свершилось! полно ожидать Последней встрычи и прощанья! Разлуки часъ и часъ страданья Придуть-зачьмь ихъ отклонять! Ахъ! и не зналъ, когда глидълъ На чудные глаза прекрасной, Что часъ прощанья, часъ ужасный, Ко мив внезапно подлетълъ. Свериндось! голосомъ безцанными Мић больше сердца не питать; Запрусь въ углу уединенномъ II буду плакать... вспоминать!

#### HOUS IV

1830 года, почью. Августа 28

Опинъ п въ тишинъ почной, Свъча сгоръвшая трещитъ. Перо въ тетрадкъ записной Головку женскую чертить. Воспоминанье о быломъ, Какъ тънь въ провавой пеленъ, Спешить указывать перстомъ На то, что было мило миъ. Слова, которыя могли Меня тревожить въ тъ года, Пылають предо мной вдали, Хоть мной забыты навсегда. И тамъ скелеты прошлыхъ лётъ Стоять унылою толной: Межъ ними есть одинъ скелетъ-Онъ обладалъ моей душой. Какъ могъ я не любить тотъ взоръ? Презрѣнья женскаго кинжаль Меня произиль... но нать-съ тахъ поръ Я все любиль-я все страдаль. Сей взоръ невыносимый, - онъ Бъжить за мною, какъ призракъ, И я до гроба осужденъ Другого не любить никакъ. 0! я завидую другимъ: Въ кругу семейственномъ, въ тиши, Смълться просто можно имъ И веселиться отъ души. Мой смехъ тяжелъ мнв, какъ свиненъ: Онъ плодъ сердечной пустоты. О Боже! вотъ что, наконецъ Я вижу, мий готовиль ты. Возможно ль первую любовь Такою горечью облить?

Притворствомъ взволновавъ мнф кровь. Хотъть насмъшкой остудить? Желаль я на другой предметь Излить огонь страстей своихъ, Но память, слезы первыхъ лъты Кто устоить противу нихъ?

## Глупой красавицъ.

Амуръ спросилъ меня однажды, Хочу ль испить его вина? Я не имъль въ то времи жажды, Но вышиль кубокъ весь до дна. II.

Теперь желаль бы и напрасно Смочить горящія уста, Затъмъ, что чаша влаги страстной, Какъ голова твоя, пуста.

## Могила бойца.

Опъ спить последнимъ сномъ давно, Онъ епить последнимъ сномъ;

Надъ нимъ бугоръ насыпанъ былъ Зеленой дернъ кругомъ. Съдые кудри старика Смѣшалися съ землей: Они взвѣвались по илечамъ За чашей пировой. Они бълы, какъ пъна волнъ, Біющихся у скаль; Уста, любимицы бестадъ, Впервые хладъ сковалъ. И бледны щеки мертвеца, Какъ ликъ его враговъ Бледнель, когда являлся онъ Одинъ средь ихъ рядовъ Сырой землей покрыта грудь, Но ей не тлжело; И червь, движенья не боясь, Ползеть черезъ чело. На то ль онъ жиль и мечь носиль, Чтобъ въ часъ вечерней мглы Слеталися на холмъ его Пустынные орлы? Хотя пъвецъ родной страны

## Онъ спить последнимъ сномъ Къ...

Не разъ ужъ пълъ объ немъ,

Но паснь-все паснь, а жизнь-все жизні

Не говори: я трусъ, глупецъ!. 0! если такъ меня терзало Сей жизни мрачное начало, Какой же должень быть конецт?...

## Чума въ Саратовъ.

Cholera-morbus. 1830 года августа 15 двя!

Чума явилась въ нашъ предълъ; Хоть страхомъ сердце ственено, Изъ милліона мертвыхъ тълъ Мить будеть дорого одно. Его земль не отдадуть, И престь его не осънить, И пламень, гдв его сожгуть, Навъкъ миъ сердце охладитъ.

никто не прикоснетси къ ней, Чтобъ облегчить последній мигт Уста волшебнины-очей Не приманять къ себъ другихъ; Лобзая ихъ, я бъ быль счастливъ, Когда бъ въ себя ядъ смерти впилъ Затьмъ, что сладость ихъ испивъ, Я деву невогда забыль.

## 80 іюля (Парижъ) 1830 года.

Ты могь быть лучшимъ королемя Ты не хотель. Ты полагаль Народъ унизить подъ прмомт, По ты французовъ не узналт!

Есть судъ земной и для царей-Провозгласиль онъ твой конепъ: Съ дрожащей головы твоей Ты въ бъгствъ уронилъ вънепъ.

И загорълся страшный бой, И знамя вольности, какъ духъ. Идетъ предъ гордою толной-И звукъ одинъ наполнилъ слухъ; И брызнула въ Парижъ кровь. О. чемъ заплатишь ты, тиранъ, За эту праведную кровь,

За кровь людей, за кровь гражданъ? Когда последняя труба Разръжетъ звукомъ синій сводъ; Когла отвроиотся гроба, И прахъ свой прежній видъ возьметь, Когда появятся въсы, И ихъ подыметъ Судія... Не встануть у тебя власы? Не задрожить рука твоя?..

Глупець! что будешь ты въ тоть день, Коль нына сгыдь ужь надъ тобой? Препметь насмѣшекъ ада, тѣнь, Призракъ, обманутый судьбой! Безсмертной раною убить, Ты обернешь молящій взглядь, И строй кровавый закричить: Онъ виновать! онъ виновать!

> Неръдко люди и бранили, И мучили меня за то, Что часто имъ прощалъ я то, Чего бъ они мив не простили.

И началъ рокъ меня томить: Каралъ безвинно и за дѣло-Отъ сердца чувство отлетьло, И я не могъ ему простить.

Я снова межъ людей явился Съ колоднымъ, сумрачнымъ челомъ; Но взглядъ, куда бъ ни обратился, Встрачался съ радостнымъ лицомъ:

#### Романеъ

Въ тъ дни, когда ужъ нътъ надеждъ, А есть одно воспоминанье, Веселье чуждо нашихъ въждъ, И легче на груди страданье.

#### Баллада.

изъ вайрона. "

Берегись! берегись! Надъ Бургосскимъ путемъ Сидить одинъ черный монахъ: Онъ бормочеть молитву во мракъ ночномъ, Панихиду о прошлыхъ годахъ. Когда мавръ пришелъ въ нашъ родимый домъ, Оскверняючи церкви порогь, [нецовъ; Онъ безъ дальнихъ словъ выгналъ встхъ чер-Одного только выгнать но могъ.

Для добра или зла? [Я слыхалъ не одинъ, И не мит бы о томъ говорить], Когда возвратился тахъ масть господинь, Онъ никакъ не хотълъ уходить. Хоть никто не видаль, какъ по замку блу-Монахъ, но зачемъ возражать? [ждалъ Ибо слышаль не разъ я старинный разсказъ, Который страшусь повторять. Рождался ди сынъ, онъ рыдаль въ тишнев; Когда жъ прекратился сей родъ, Онъ по звучнымъ поламъ при бледной лунъ

Продолжение впредь.

Бродиль и взадъ и впереть.

Итакъ, прощай! впервые этотъ звукъ Тревожить такъ жестоко грудь мою. Прощай! — шесть буквъ приносять столько Уносять все, что я теперь люблю! [мукъ, Я встрачу взоръ ся прекрасныхъ глазъ II можеть быть... какъ знать... въ последній

#### Смерть.

Закатъ горить огнистой полосою; Любуюсь имъ безмольно подъ окномъ. [мною, Быть можеть, завтра онъ заблещеть надо Безжизненнымъ, холоднымъ мертвецомъ, Одна лишь дума въ сердцѣ опустѣломъ, То мысль объ ней. О! далеко она, И напъ моимъ недвижнымъ, бледнымъ те-Не упадетъ слеза одна! Ни другъ, ни братъ прощальными устами Не поцалують здась монхъ ланить, И сожальные чуждыми руками Въ сырую землю буду я зарыть. Мой духъ утонетъ въ бездий безконечной. Но ты... 0! пожальй о мнь, праса мол! Никто не могь тебя любить, какъ я, Такъ пламенно и такъ чистосердечно.

Вверху одна Горитъ звъзда; Мой взоръ она Манитъ всегда; Мои мечты Она влечеть, И еъ высоты Мив радость льеть. Таковъ же былъ Тоть нажный взоръ,

что и любилъ Судьбѣ въ укоръ Мукъ никогда Онъ зръть не могъ: Какъ та звъзда, Онъ быль далекъ. Усталыхъ въждъ Я не смыкалъ, И безъ надеждъ Къ нему взиралъ!

## Расканніе.

Къ чему мятежное роштанье, Укоръ владъющей судьбъ?.. Она была добра къ тебъ-Ты создаль самъ свое страданье. Безсмысленный! ты обладалъ Душою чистой, откровенной,

Всеобщимъ зломъ незараженной-И этогь кладъ ты потераль! Огонь любви первоначальной Ты въ ней ръшилси зародить И долбе не могъ любить. Достигнувъ цъли сей печальной, Ты презрълъ все; между людей Стоишь, какъ дубъ въ странѣ пустынной, И тихій плачь любви невинной Не могъ потрясть души твоей.

Не дважды Богь даеть намъ радость, Взаимной страстью веселя; Безъ утъшенія, томя, Пробдеть и жизнь твоя, какъ младость. Ел лобзанья встрътинь ты Въ устахъ обманщины прекрасной, И будуть предъ тобой всечасно Предмета перваго черты. О! вымоли ен прощенье,

Нади, пади къ ся ногамъ! Не то-ты приготовищь самъ Свой адъ, отвергнувъ примиренье. Хоть будешь ты еще любить, Но прежнимъ чувствамъ нътъ возврату: Ты въчно первую утрату Не будешь въ силахъ замънить.

> Quand je te vois sourire, Mon coeur s'épanouit, Et je voudrais te dire Ce que mon coeur me dit! Aiols toute ma vie A mes yeux apparait, Je maudis, et je prie, Et je pleure en secret. Car sans toi, mon seul guide, Sans ton regard de feu Mon passé parâit vide, Comme le ciel sans Dieu. Et puis caprice étrange, Je me surprends bénir Le beau jour, oh! mon ange, Où tu m'as fait souffrir!

> > Венеція. отрывокъ.

Поверхностью морей отражена, Богатая Венеція почила; Сырой туманъ дымился, и луна Высокія твердыни осребрила. Чуть виденъ бъгъ далекаго вътрила; Студеная вечерняя водна Едва шумить подъ веслами гондолы И повторяеть звуки баркаролы.

Миъ чудитен, что это ночи стонъ, Какъ мы, своимъ покоемъ недовольной, Но снова ивснь! и вновь гитары звонъ! О! бойтеся, мужья, сей изсни вольной; Соватую, хотя мий это больно,

Не выпускать красавиць вашихъ жень; но, если вы въ сей мигъ невърны сани, Тогда, друзья, да будеть миръ межъ вамя И миръ съ тобой, прекрасный чичизбей И миръ съ тобой, лукавая Мелина. Неситеся по прихоти морей: Любовь нерадко бережеть пучина. Хоть и надъ моремъ парствуетъ судьбина-Гонитель въчный счастливыхъ людей-Но талисманъ пустыннаго лобзанья Уводить сердца темныя мечтанья. Рука съ рукой, свободу давъ очамъ,

Сидять въ ладые и шенчуть межъ собою, Она ввъряетъ мъсячнымъ лучамъ Младую грудь съ илънительной рукою, Укрытыя досель подъ эпанчою, Чтобъ юношу сильний прижать къ устамь. Межъ тъмъ вдали, то грустный, то веселый Раздался звукъ обычной баркаролы:

«Какъ въ дальнемъ моръ вътерокъ, Свободенъ въчно мой челнокъ; Какъ ръчки быстрое русло, Не устаеть мое весло.

Гондола по водъ скользить, А время по любви летить; Онять сравинется вода, Страсть не воскреснеть никогда. »

Я видълъ разъ ее въ веселомъ вихрѣ бала ... Казалось, миж она поправиться желада; Очей привътливость, движеній быстрота, Природный блескъ ланитъ и груди полнота-Все, все наполнило бъ мий умъ очарованьем, Когда бъ совскив инымъ, безсмысленнымъ желаньемъ,

Я не быть угнетень, когда бы предо мной Не пролетала тънь съ насмъщкою пустой, Когда бъ я телько могъ забыть черты други, Лицо безцвътное и взоры леданые!...

## Подражание Байрону.

Не смъйся, другъ, надъ жертвою страстег, Вънецъ терновый я сужденъ влачить. Не быть ей въчно у груди моей! .. II что-жъ? я не могу другой любить! Какъ цень гремить за узникомъ, за мися Такъ мысль о будущемъ-и нътъ иног.

Я вижу длинный рядь тяжелыхь эвту, Атамълюдьми презранный гробъ — она ждеть, II до него надежды нъть-и нъть За нимъ того, что ожидаетъ тотъ, Кто жиль одной любовью, погубиль Все въ жизни для нея—а все любилъ

И вынесть могь сей взоръ лединый я, II могь тогда ей тымъ же отвычать. Увижу на рукахъ ся дита И стану я при ней его ласкатт, И въ каждой ласкъ мать узнаетъ внежь, Что время не могло унесть любогь.

Повольно любиль я, чтобъ въчно грустить, Для счастья же мало любиль; По полно, что пользы мит душу открыть? Зачемъ и не то, что и быль! Еъ вечернее время, въ часъ перваго сна, Канъ блещетъ туманъ средь долинъ, На мъстъ, гдъ прежде бывала она, Брожу безпокоенъ одинъ. Тогда ты глаза и лицо примъчай, Лвиженья спъщи понимать, И если тебь удалось... то ступай!

## Я больше не могь бы сказать.-Appa.

Когда зеленый дёрнъ мой скроеть прахъ, Когда, простись съ недолгимъ бытіемъ, И буду только звукъ въ твоихъ устахъ, Лишь тань въ воображении твоемъ, Когда друзьи младые на пирахъ Меня не стануть поминать виномъ-Тогда возьми простую арфу ты: Она была мой другь и другь мечты. II.

Повъсь ее въ дому противъ окна, Чтобъ вътеръ осени игралъ надъ ней, И чтобъ ему отвътила она Хоть отголосномь пасень прошлыхъ дней. Но не проснется звонкая струна Подъ бълосиъжною рукой твоей, Затемъ, что тогь, кто пъль твою любовь. Ужъ будеть спать, чтобъ не проснуться вновь.

На темной скаль, надъ шумящимъ Диви-Растеть деревцо молодое. Деревцо мое вътеръ ни ночью, ни днемъ Не можеть оставить въ поков; Ц, листь обрывая, ломаеть и гнеть, Но съ берега въ волны иниакъ не сорветь.

Таковъ несчастанвець, гонимый судьбой: Хоть взяты желаныя могилой, Онъ долженъ влачить, одинокъ подъ луной, Обломки сей жизви остылой; Онъ долженъ надежды свои пережить-Съ любовно въ сердив, бояться любяты!

#### Пъеня.

Не знаю, обманутъ ли былъ п, Осмбянь тобой или нать, Но клянуся, что самъ полюбиль я И остался оть этого следь. Заклинаю тебя всемъ небеснымъ И всемъ, что не сбудется вновь, И счастіемъ мні пензвістнымъ,-О, прости мив мою ты любовы

Ты не въришь словамъ безъ искусства; Но современемъ эти листы Тебъ объяснять мои чувства И то, что отвергнула ты. И глубоко вздохнешь, можеть статься, Со слезою на ясныхъ очахъ, Ты о томъ, кто не будеть нуждаться Ни въ печали чужой, ни въ слезахъ.

И міръ не увидить холодной Ни желанье, ни грусть, ни мечты Луши молодой и свободной Съ техъ поръ, какъ не видишь ихъ ты. Но если-бы я возвратился Ко днамъ позабытыхъ тревогь, Вновь также страдать и бъ рашился И любить бы иначе не могь.

#### Баллада.

Въ избушкъ позднею порою Славника юная сидить. Вдали багровой полосою На небъ зарево горить... И. люльку детскую качая, Поеть славянка молодан: «Не плачь, не плачь! Иль сердцемъ чуемь, Литя, ты близкую бъду?... О, полно! рано ты тоскуены: Я оть тебя не отойду; Скоръе мужа и уграчу. Дити, не плачь-и и заплачу! Отець твой сталь за честь и Бога Въ раду бойцевъ противъ татаръ; Кровавый следъ-ему дорога, Его булать блестить, какъ жаръ. Вагляни, тамъ зарево красићетъ:

То битва смерти съми съеть. Какъ рада и, что ты не въ силахъ Понять опасности своей! Не плачуть дъти на могилахъ,-Имъ чуждъ и стыдъ, и страхъ цъней; Ихъ жребій зависти достоинъ...> Варугъ шумъ-и въ двери входить воипъ.

Брада въ крови, пабиты даты. «Сверинилось!»—восклицаеть ень,— «Свершкаось!... Торжествуй, проклятый! Нашъ милый прай порабощенъ. Татаръ мечи не удержали,-Оода взила, и наши пали.»

И онъ упаль-и умираетъ Кровавой смертію бойца. Жена ребенка поднимаетъ Надъ бледной головой отца: «Смотри, какъ умирають люди, И метить учись у женской груди'з

## Пиръ Асмодея.

CATHPA.

У бъса праздинкъ. Скачетъ представляться Чертей и душъ усопшихъ мелкій сбродь, Кухмейстеры за кушаньемъ трудятся, Прозябнувши, придворный въ залѣ ждеть... И вотъ за столъ всѣ по чинамъ садится, И вотъ лакей картофель подаетъ— Затъмъ, что самодерженъ Мефистофель Былъ родомъ нѣменъ и любилъ картофель.

По правую сидъть прітажій \*\*\*\*, По лівую—начальникъ докторовъ, Великій Фаусть, мужь отличныхъ правиль— [Распространять сужденья дураковъ Онъ средство намъ превічное доставиль]— Сидять.—Вдругь настежь дверь и авукь ша-

Три демона, войда съ большимъ поклономъ, Кладуть свои подарки передъ трономъ.

1-й демонъ (коворита);

«Вотъ сердце женщины: она искала
Отъ неба даже скрыть свои дъла,
И многимъ это сердце объщала,
И никому его не отдала.
Она себъ бъды линь не желала,
Линь влобъ до конца върна была.
Не откажись отъ скромнаго даяны,
Хоть эта вещь не стоила названья».
«С'еът trop commun!» воскликнуль бъсъ

державный, Съ презрительной улыбкою своей:—
«Подаровъ твой, подаровъ былъ бы славный, Но новизна—царица нашихъ дней. Н мало ли случалося недавно, Н какъ не быть пріятныхъ мить въстей? Я думаю, слыхали даже стъны Про эти безконечныя измѣны».

#### 2-ой демовъ.

«На столь твой и принесь вино свободы: Никто не могь имь жажды утолить; Его земные опились народы И начали въ куски короны бить; Но какъ помочь? кто противъ общей моды? И намъ ли разрушенье усыпить? Прими-жъ нацитокъ сей, земли властитель, Единственный мой царь и повелитель.»

Туть вст нари невольно вабъленились: Съ тарелками вскочили съ мъстъ своихъ, Болся, чтобы черти не напились, чтобъ и отсюда не прогнали ихъ. Придворные въ молчаніи косились, [мигъ; Смекнувъ, что лучше прочь въ подобный но главный бъсъ съ геройскою ухваткой на землю выплеснуль напитокъ слядкой.

#### 3-й пимопъ.

«Въ Москву бользна холеру притащили, Врачи вступились за нее тотчасъ.— Они морили, и они лечили, И больше уморили во сто разъ

Одинъ изъ нихъ, которому служили Мы нъкогда, во время всиомнилъ насъ, И онъ кого то хлору пять заставилъ И къ прадъдамъ здороваго отправилъ.»

Сказаль и подаеть ставать фатальный Властителю посившною рукой.
«Такъ воть сосудь любезный и печальный, Драгой залогь науки докторской! Влагодарю! Хотя съ полночи дальной, Но мий милле всъхъ подарокъ твой.» Такъ молвиль Асмодей и все смъялся, Покуда пиръ вечерній продолжался....

#### Сонъ.

Я видьль сонь: прохладный гаснуль день, Отъ дома длинная ложидась тань; Луна, взойда на небъ голубомъ, Играла въ степлахъ радужнымъ огнемъ. Все было тихо, какъ луна и ночь, И вътръ не могъ дремоты превозмочь; И на большомъ крыльцъ, межъ двухъ ко-Я видель деву, какъ последній сонъ [лоннъ, Души, на небо призванной —Она Сидъла тугъ плънительна, грустна. Хоть, можеть быть, притворная печаль Блестьла въ этомъ ваоръ, но едза ль Ен рука такъ трецетна была И грудь ен младая такъ тенла У ногь ел ребенокъ, можеть быть, Сидъль... Ахъ!.. рано началь онъ любить! Во цвата лать, съ привизчивой душой, Зачемъ ты здесь, страдалецъ молодой? И онь сидьль и съ страхомъ руку жаль, И глазъ ен движеньи провожаль, II не прочель онъ въ нихъ судьбы завътъ: Мученіе, заботы многихъ леть, Бользнь души, потоки горькихъ слезъ, Все, что оставиль, все, что церенесь. И дорожиль онь взгладомъ тахь очей, Причиною погибели своей .....

#### На картину Рембрандта.

Ты понималь, о, мрачный теній! Тогь грустный, безотчетный сонь, Порывъ страстей и вдохновении, Все то, чамъ удивиль Байронъ. Я вижу-ликъ полуоткрытый Означенъ разкою чертой... То не бъгленъ ли знаменитый Въ одеждъ инока святой? Быть можеть, тайнымь преступленьемъ Высскій умъ его убить: Все темно вкругь; тоской, сомнъньемъ Надменный взглядь его горить. Быть можеть, ты писаль съ природы, И этога ликъ не идеаль; Или въ сградальческие годы Ты самъ себя изображаль?-Но никогда великой тайны

Холодный не пронивнеть взоръ, И этогь трудъ необычайный Бездушнымъ будеть злой укоръ.

#### Къ \*\*

О! полно извинять разврать! Ужель злодъямь щить порфира? Нусть ихъ глупцы богогворять, Пусть имь звучить другая лира; но ты остановись, ижвець, Златой вънець не твой вънець.

Изгнаньемы изы страны родной Хвались повсюду, какъ свободой Высокой мыслыю и душой Ты рано одарень природой; Ты видъль эло и передъ эломы Ты гордымы не поникъ челомы.

Ты иблъ о вольности, когда Тиранъ гремблъ, грозили вазни. Болсь лишь вбинаго Суда, И чуждый на земле болзии, Ты иблъ.—и въ этомъ есть краю Одинъ, кто понялъ ибсиь твою.

#### Прощанье.

HPOCTH, RPOCTH! О, спольно мунъ Произвести Сей можеть звукъ. Въ далекій край Уносинь ты-Мой ань, мой рай-Мон мечты. Твои рука Оть усть монхъ Тавъ далека: О! зишь на мигъ, Прошу, прили И оживи. Въ моей груди Огонь любви

Я завсь больной, Одинъ, одинъ Съ моей тоской, Какъ властелинъ.... Разлуку п Переживу ль, И ждать тебя пазадъ могу ль?! Пусть и прижму Уста въ тебъ И такъ умру На зло судьов. Что за нужда? Прошанья часъ Пускай тогда Застанеть насъ!

#### Къ прінтелю.

Мой другь, не плачь передъ разлукой И преждевременною мукой Младое сердце не тревожь: Ты самъ же послъ осићень Тоску любови легковърной, Которан закралась въ грудь. Что разъ потерино, то, върно, Вернегси къ намъ когда нибудь. Но невиновенъ рокъ бываеть, Что чувство въ насъ неглубоко; Что наше сердце измъниеть Надеждамъ прежнимъ такъ легко; Что, получивъ опять предметы, Недавно взятые судьбой, Не узнаемъ мы ихъ примѣты, Не прельшены ихъ красотой; И даже прежнему пристрастью Не вёримъ слабою душой, И даже то относимъ къ счастью, Что намъ казалося бёдой.

#### Смерть.

Оборвана цёнь жизни молодой. Оконченъ путь, биль част-пора домой! Пора туда, гдъ будущаго нъгъ. Ин прошлаго, ни вкиности, ни лъгъ; Гдв ивть ни ожиданій, ни страстей, Ни горьких слезь, ни славы, ни честей; Гда вспоминанье спить глубокимь сномь. И сердце въ тесномъ дом' гробовомъ Не чувствуеть, что червь его грызеть. Пора, усталь и оть земных взаботь. Ужель безд шныхъ удовольствій шумь, Ужели пытки безполезных дукъ. Ужель самолюбивая толия, Которая оть мудрости глупа. Ужели давъ коварная любовь Предыстить мени передь кончиной вновь? Ужели захочу и жить опать. Чтобы душой попрежнему стразать И столько же любить? Всесильный богь, Ты зналь, а долже терикть не могы! Пуслай меня обхватить пълый адъ, Пусть буду мучиться, а радь, я радь, Хоти бы вдвое противъ прошлыхъ дией, Но только дальше, дальше оть людей!

#### Волиы и люди.

Волны катитей одна за другою
Съ илескомъ и шумомъ глухимъ;
Люди проходятъ вичтожной толною
Также одинъ за другимъ.
Волнамъ ихъ неволя и холодъ дороже
Знойныхъ полудия лучей;
Люди хотитъ имътъ души... и что же?
Дущи въ нихъ—воляъ холодиъй!

#### Звуки.

Что за звуки! Недвижимо внемлю Сладкимъ звукамъ и. Забываю въчность, небо, землю, Самого себя... Всемогущій, что за звуки! Жадно Сердце ловить ихъ, Какъ въ пустына путникъ безотрадный Каплю водь живыхъ... И въ душъ опать они рождають Сны веселых в лать И въ одежду жизни одавають Все, чего ужъ натъ. Принимають образь эти звуки, Образъ милый мив; Минтен, слышу тихій плачь разлуки, И душа въ огнъ...

й опить безумно упиваюсь Ядомъ прежнихъ дней, И спать я въ мысляхъ полагаюсь На слова людей.

## Одиннадиатаго іюля.

Между лиловыхъ облаковъ Однажды вечера свътило, За ситжной цъпію ходмовъ Красића арко, заходило. И возлѣ дѣвы молодой, Последнимъ блескомъ озаренной, Стояль и, бладный, чуть живой, И съ головы си безићиной Монхъ очей я не сводилъ. Какъ долго это я мгновенье Бъ туманной памяти хранилъ! Ужель все было сновиданье? И ложе дъвы, и окно, И трепеть милыхъ усть, и взглиды Въ которыхъ мнъ запрещено Судьбой искать себъ отрады? Нать! только счастье осланить Умъетъ мысли и желаныя, И сномъ никакъ не можетъ быть Все, въ чемъ хоть искра есть страданья!

#### Первая любовь.

Въ ребячествъ моемъ тоску любови знойной Ужъ сталъ и понимать душою безпокойной, на мягкомъ дожъ сна, не разь, во темъ

При свътъ тренегномъ лампады образной, Восбраженіемъ, предчувствіемъ томимый, Я предаваль свой умъ мечть непобъдимой: И видълъ женскій ликъ-онъ хладень быль

какъ ледъ,

И очи... этогь взорь въ груди моей живеть; Какъ совъсть, душу онъ хранить отъ преступленій;

Онъ слъдъ единственный младенческихъ ви-

И двоу чудную любиль я, какъ любить Не могъ еще съ тъхъ перъ, не стану-мсжеть быть!

Когда же улегаль мой призракъ драгоцънный, й въ одиночествъ видаль свой взглядъ сихщенный

На станы желтыя и, миилось, тани съ нихъ Сходили медленно до самыхъ ногъ монхъ... И мрачно, какъ онв, воспоминание было О томъ, что лишь мечта, и между тъмъ такъ NH10!

## Иоле Бородина.

Всю ночь у пушекъ пролежали Мы безъ палатокъ, безъ огней, Штыки вострили да шептали

Молитву родины своей. Шумъла буря до разсвъта, Я, голову поднявъ съ лафета,

Товарищу сказалъ: «Брать, слушай пъсню непогоды, Она дика, какъ пъснь свободы! Но, вспоминая прежни годы,

Теварищъ не слыхалъ.

Пробиля зорю барабаны, Востекъ туманный пебъльлъ. И отъ враговъ ударъ нежданный На батарею прилетълъ. И вождь сказаль нередь полками: «Ребята, не Москва-ль за намв!

Умрите-жъ подъ Москвой, Какъ нани братья умирали!» И мы погибнуть объщали, И клитву върности сдержали Мы въ Бородинскій бой

Что Чесма. Рымникъ и Полгава: Я, всномня, ледентью весь. Тамъ души волновала слава, Отчанніе было зд'єсь. Безмолено мы ряды семвнули; Громъ грянуль, завизжали нуль;

Перекрестился и. Мой паль товарищь, кровь лилася, Душа отъ мщенія тряслася, И пула смерги понеслася Изъ моего ружья.

Маршъ-маршъ пошли впередъ, и болъ Ужъ и не помню ничего. Шесть разъ мы уступали поле Врагу, и брали у него. Носились знамена какъ тъпи, Я спориль о могильной съни,

Въ дыму огонь блествлъ. На пушки конница летала, Рука бойцовъ колоть устала, И идрамъ пролегать мъшала

Живые съ мертвыми сравнялись. И ночь холодиая пришла, И техъ, которые остались, Густою тьмою развела. И батарен замолчали, И барабаны застучали-Но день достался намъ дороже! Въ душъ сказавъ: «Помилуя Боже!» На трупъ застывшій, какъ на ложе

И кръпко, кръпко наши спали Отчизны въ роковую ночь. Мои товарищи, вы нали,

И голову склониль.

Но этимъ не могли помочь. Однако же въ преданьяхъ славы Все громче Рымника, Полтавы Гремить Бородино! Споръй обманетъ гласъ пророчій, Скоръй небесь погаснуть очи, Чъмъ въ памяти сыновъ полночи Изгладится ово.

#### Мой домъ.

Мой домъ вездъ, гдъ есть небесный сводъ, Гть только слышны звуки пъсенъ, Все, въ чемъ есть искра жизни, въ немъ И для поэта онъ не тъсенъ. [живеть, По самыхъ звъздъ онъ провлей досагаетъ, И отъ одной ствиы къ другой Палекій нуть, который изм'вристь Жилець не взоромъ, но душой. Есть чувство правды въ сердић человака, Святое въчности зерно: Пространство безъ границъ, теченье въка Объемлеть въ краткій мигь оно И Всемогущимъ мой прекрасный домъ Для чувства этого построенть, И осужденъ страдать я долго въ немъ, И въ немъ лишь буду я спокоснъ.

#### Станеы.

Миъ любить до могилы Творцомъ суждено; Но по воль того же Творца Вес, что любить меня, то погибнуть должно, Иль, какъ я же, страдать до конца. Мол воля надеждамъ противна монмъ: 41 люблю и страшусь быть взаимне любимъ. На пустычной скалъ незабудка весной Одна безъ недругъ расцвъла, ІІ ударила буря, и дождь проливной, И, какъ прежде, недвижна скала; Но красникий цвътокъ ужъ на ней не блестить:

Онт. вътромъ надломленъ и градомъ убитъ. Такъ точно и и подъ ударомъ судьбы, Какъ утесъ, неподвиженъ стою,

Но не мысли никто перенесть сей борьбы, Если руку пожметь онъ мою Л не чувствъ, но поступковъ своихъ властелинъ:

Я несчастливъ, пусть буду несчастливъ одинт.

#### 1831.

## 1 января 1831 г.

Реденть бледные туманы Надъ бездной смерти роковой, И вновь стоять передо мной Въковъ протекцияхъ великания. Они зовуть, они манать,

Поютъ, и и пою за ними, И, полный чувствами живыми, Страшуен поглацічь назать Чтобъ бытія земного звуки Не замѣшались нь пѣснь мою, Чтобъ лучней жизни на краю Не вспомниль и людей и муни, Чтобь и не вепоминав этогь свыть, Гдѣ носить все печать проклятьи, Так полны адомъ всь объятья, Гль счастья безъ обизна нъть

#### Тость.

выль, посвящается а. верещагиной.

Кларису юноша любилъ Гавно тому назады; Онъ сердие давы получаль... А сердце-лучий иладъ. Ужъ громкій колоколь гудеть il въ церкин поиъ съ вънцами ждетъ И вдругъ раздался крикъ войны,

Подъяты анамена: Спфиать отечества сыны-

II воги въ стремена! Инеть Балмаръ, томимъ тоской, Проститься съ дъвей молодой сКлянись, что въчнов, молвяль онъ,

«Мић не измћини ты! Пускай холодной смерти сонъ,

О прва прасоты, Насъ осъняеть подъ землей, Коль не вънны любви святой!> Клариса клятву геворить,

Прежить слеза въ очахъ, Разлуки популуй горить

На розовыхъ устахъ: «Вотъ попълуй послъдній мой: Съ тобою въ храмъ и въ гробъ съ тобой!> «И такъ прости! жальй меня:

Печаленъ мой удъль!» Калмаръ садится на вони,

И вихремъ полетъль ... Лин мчатся... снёгь въ поляхъ лежить... Все дава иличеть да грустить... Вогъ и весна явилась вновь,

И въ солнцъ прежий жаръ. Проходить женекая любовь. Забыть, забыть Калмарь; И долженъ получить другой

Ен красу съ ен рукой. Съ невъстой подъ руку женихъ Пируеть за столомъ,

Гостей обходить и родныхъ Стакавъ, шиня виномъ. Пиръ брачный весело шумить; Лишь молча гесть одинъ сидить. На немъ шеломъ избить иъ бояхъ,

Подъ хладной сталью ликъ, II илащъ изорванъ на илечахъ, И ржавый меть великъ.

Сидить онъпрамъ и недвижимъ И рачь начать боятея съ нимъ. «Что гость любезный нашъ не пьетъ?» Клариса вдругъ къ нему, е что онъ нить не перерветь Молчанью своему?

Кто онъ? Откуда въ нашу дверь? Могу ли я узнать тепевь?» Не стоить, не вздохъ онъ испустиль: Какой то странный звукъ

Невольнымъ страхомъ поразилъ

Мою невъсту вдругъ. Вев гости: «ахъ!»-отпрыль пришлець Ляне свое: то быль мертвешь. Трепешуть всъ, спасенья изтъ. Жених забыль свой меть.

«Ты помнинь ли», сказаль скелеть, «Свою прощальну рѣчь: Калмаръ забыть не будеть мной; Съ тобою въ храмъ и въ гробъ съ тобой! Казмаръ твой паль на битвъ-тамъ

Въ отчаянной борьбъ. Вънецъ дъвица въ гробъ намъ: Я въренъ быль тебы!..» Онъ обхватилъ ес рукой И оба скрыдись подъ землей.

Въ томъ домъ каждый вругаый годъ Дев твии, говорять, Когда межъ звъздъ луна бредеть, И всв живые снягь,

Являются, какъ легкій дымъ, Бредя по комнатамъ пустымъ...

> Атаманъ. (СТЕНЬКА РАЗИНЪ).

Горе тебъ, городъ Казань! Вдеть толна удальцовъ Сбирать невольную дань Съ твоихъ беззаботныхъ купповъ. Вдоль по Волгъ широкой На лодкъ плывуть, И веслами пружными плещутъ.

И прени поють

Горе тебъ, русская земля! Атаманъ между пими сидить; Хоть его лихая семья Какъ волны шумна-онъ модчить; И праса молодая, Какъ саванъ блъдна, Передъ нимъ стоитъ на колъняхъ

«Горе мив, бъдной дъвинь! Чамъ виновна и предъ тобой? Ты повтриль злой клеветниць: Любимъ мною не быль другой. Мив жребій неволи Судьбинушкой данъ;

И молвить она:

Не губи, не губи мою душу, Лихой атаманъ!»

«Горе дівний лукавой!» Атаманъ ей, нахмурясь, въ отвътъ: «У меня оправдается правый, По пошады виновному нъть: Оть глазь монхъ трудно Простуновъ укрыть-Все знаю!.. и вновь не могу и,

Пъвица, любить...

Но лекарство чудесное есть У меня для сердечныхъ ранъ... Прости же!... лекарство то-месть! На что же и зувсь атамань?

И заплачу ль, какъ плачетъ Любовникъ двугой?

И смягчинь ли ты, девица, Своею слезой?

Горе тебъ, гроза-атаманъ, Ты свей произнесъ приговоръ! Средь пожаровъ ограбленныхъ странъ Ты забудень ли пламенный взоръ? Осталоя ль ты хладенъ И твердь, какъ въ бою,

Когда бросили въ пънныя волны Красотку твою?

Горе тебъ, удалой! Какъ совъсть совећиъ удалить? Отныят онъ чистой водой Боится ужъ руки умыть. Умывать онъ ихъ любить. Съ дружиной своей, Слезами вдовинъ беззащитныхъ И кровью дътей!

7-го Августа. въ деревиъ, на ходиъ, у забора.

Блистая, пробъгають облака Но голубому небу. Холмъ прутой Осеннимъ солниемъ озаренъ. Ръка Бъжить винзу по камнямъ съ быстротой И на холм'в пришеленъ молодой, Завернуть въ плащъ, недрижимо сядить Подъ старою березой. Онъ молчить; Но грудь его подъемлется порой, Но бладный ликъ манлеть часто цвать; Чего онь ищегь забсь? Спокойствія? О, нъть Онъ смотрить вдаль: туть лёсь нестраеть,

Поля и степи, тамъ встръчаетъ взглядъ Онять дубраву, или по кустамъ Разсъянныя сосны. Міръ, какъ садъ, Цвътегь, надъвъ могильный свой нарядъ: Поблекнувшие листья... Жалокъ міръ! Въ немъ каждый средь толны забыть и

епръ,

И люги вей къ ничтожеству спъщатъ. Но хоть природа презираеть ихъ. Любимны есть у ней, какъ у парей пругихъ. И тоть, на комъ лежить ся печать. Пускай не ропщеть на судьбу свою, Чтобы никто, никто не смъль сказать, Что у груди своей она змѣю

Согръла. «О, погда бъ одно «моблю» Изъ устъ прекрасной могъ поделущать я. Тогда бы люди, даже жизнь мол Въ однообразномъ съверномъ краю, Все-бъ въ новый блескъ одълось:> такъ

Безпечный, но просить онъ небо не желаль!

#### Романсъ.

Хоть бытугь по струнамъ монмъ звуки ве-Они не отъ сердца бъгутъ: Но въ сердив разбитомъ есть тайная келья, Гав черныя мысли живуть. Слеза по шекъ огневая катится, Она не изъ сердца идетъ: Что въ сердив, обманутомъ жизнью, хранится, То въ немъ навсегда и умрегъ. Не смъйте искать въ сей груди сожальныя, Питомны надеждъ золотыхъ! Когда и свои презираю мученья, Что мив до страданій чужихъ? Уменшей давины очей охладавшихъ Не полженъ мой взоръ увидать: Я бъ много приноминаъ минуть пролетк-А я не люблю вспоминать! [винхи. Намъ память являеть ужасныя тънн, Кровавый былого призракъ; Онъ вновь призываеть къ оставленной съни, Бакъ въ бурю надъ моремъ маякъ, Когда ураганъ по волнамъ веселится, Смается надъ баднымъ челномъ, И съ прикомъ иловенъ-безъ надеждъ воро-Жальеть о крав родномь. [титься-

#### Пъсня.

Ликуйте, друзья, ставьте чаши вверхъ дномъ, Henre! На пиру этой жизни, какъ здёсь на моемъ, Не робъйте! Какъ чаши, не бойтесь все ставить вверхъ Что стоить ужъ вверхъ дномъ, то не межетъ мъшать Плутамъ! Я совътую дътямъ своимъ повторять (Даже съ прутомъ): [мъщать. Что стоить ужъ вверхъ дномъ, то не можеть Я люблю очень дво доставать на пирахъ Въ чашъ, И даже въ другихъ . . . . мъстахъ. Па див лишь есть жемчугь въ морскихъ

#### Въ паьбомъ И. И. Поливанову.

Послуквай, всноман обо миз. Богла, закономы осущениям, Въ чужой и буду стопонъ-Изгнаниять мрачный и презранный, И будень ты когда вибудь Олинъ, въ безсовный часъ полночи, Сидъть съ свъчей... И тайно грудь Вздохнеть, и варугь заплачугь очи. И молвинь ты: когда-то онъ Затьсь, въ это самое миновенье, Сипклъ тосною удрученъ И жлаль сульбы своей рашенья.

#### Bh +++

Всевышній произнесь свой приговоръ-

Его вичто не переменить: Межъ нами руку мести овъ простеръ И безпристрастно все опъвить. Онъ знасть, и сму лишь можно знать, Какъ изжно, изаменно любиль в, Какъ безотвътно все, что только могь отдан, Тебь на жертву приносиль в. Во зло употребила ты права, Пріобратенныя напъ мною, И мив, польстивь любовію сцерва, Ты наманила-Богь съ тобою!

О! нать, я бъ не рашился проклянуть!... Все для меня въ тебъ святое: Волшебные глаза, и эта грудь, Гив бъется сердце молодое Я помню, сорвать я обманомъ разъ Цвътокъ, хранившій ядъ страданья.

Съ невинныхъ устъ твоихъ въ прощальный Непринужденное добзанье; Я зналь: то не любовь-и перенесь;

Но отгадать не могь и тоже, Что всехъ монув надеждь и мукъ, и слезъ

Веселый мигъ тебъ дороже! Будь счастива несчастіемъ мониъ И, услыхавъ, что а страдаю,

Ты не томись раскаяньемъ пустымъ. Прости!- воть все, что и желаю. Чъмъ заслужиль я, чтобъ твоихъ очен

Загмился свіжій блескъ слезами? Ко смяху пріучать себя нужній:

Еъдь жизнь смъстся же надъ нами!

## Желаніе.

Зачемъ я не птица, не воронъ степной, Пролегъвний сейчасъ надо мней? Зачёмъ не могу въ небесахъ и парить И одну линь свободу любить? На западъ, на западъ помчалел бы я, Гда цватуть монхъ предковъ поля,

Гдъ въ замкъ пустомъ, на туманныхъ горахъ, Ихъ забвенный поконтся прахъ. На древней стънв ихъ наслъдственный щить

ІІ заржавленный мечъ ихъ виситъ.

79

П сталь бы дегать надъ мечемъ и щитомъ—
Пемахнуль бы я имыь съ нихъ крыломъ.
И арфы шотландской струну бы задъль—
И по сводамъ бы звукъ нолетълъ;
Внимаемъ однимъ, и однимъ пробужденъ,
Какъ раздался, такъ смолкнулъ бы онъ.
Но тщетны мечты, безполезны мольбы
Протнеъ строгихъ законовъ судьбы.
Межъ мной и холмами отчизны моей
Разстилаются волны морей.
Послъдній потомокъ отважныхъ бойцовъ
Увядаетъ средь чуждыхъ снътовъ;
И здъсь былъ рожденъ, по нездъщній душой...
О, зачъмъ и не воронъ степной!...

#### Въ Дъвъ пебесной.

Когла бы встратиль я въ раю, На третьемъ небь, образъ твой, Онъ лушу бы плънилъ мою Своей небесной красотой; И я бъ въ тотъ мигъ [не утаю] Забыль о разости земной Спокоенъ твой зазурный взоръ, Какъ всиоминание объ немъ; Какъ дальній отзывъ дальняхъ горъ, Твой голосъ правится во всемъ. И твой привътъ, и твой укоръ-Все полно, лышеть божествомъ. Пе для земли ты создана,-И я могу ль тебя любить? Пругая женшина полжна Надежды ювоюн манить: Ты превосходньй, чьмъ она, Но такъ мила не можешь быть!

#### Св. Елена.

Почтимъ привътемъ островъ одинокой,

Гдв часто въ думу погружень,
На берегу, о Францін далекой
Восноминаль Наполеонь!
Сынь моря, средь морей твоя могила!
Воть миценіе за муки столькихъ дней!
Порочная страна не заслужила,
Чтобы великій жизнь окончиль въ ней.
Изгнанникъ мрачный, жертва въроломства
И рока прихоти слъцой, [томства,
Погибъ, какъ жиль—безъ предковъ и поХоть побъжденный—но герой!
Родился онъ игрой судьбы случайной,
И пролетьль, какъ буря, мимо насъ;
Онъ міру чуждь быль. Все въ немъ было
День позвышенья—н паденья часъ. [тайной:

## Бъ другу В. Ш.

«До лучшихъ дней!» передъ прощаньемъ, Пожавъ мит руку, ты сказалъ; И долго эти дни и ждалъ, Но былъ обманутъ ожиданьемъ!

Мой милый! не придуть они! Въ грядущемъ счастія такъ мало! Я помню радостные дви, Но все, что помню, то пропало. Былое безполезно намъ-Таковъ маякъ порой ночною Ната бурной бездною морскою, Маняций къ върнымъ берегамъ, Когда на лодкъ одинокой Песется трепетный пловенъ, И видить берегь недаленой И ближе вилить свой конецъ. Въть! обольстить мечтой напрасной Больное сераце мудрено: Едва нисходить сонъ прекрасный, Ужъ просыпается оно!

Завъщаніе.

1

Есть мѣсто: близъ троны глухой, Въ лѣсу пустынномъ, средь поляны, Гдѣ выотся вечеромъ туманы, Осеребренные луной... Мой другъ! ты внаешь ту поляну; Тамъ трупъ мой хладный ты зарой, Когда дышать и перестану!

Могил'я той не откажи
Ни въ чемъ, послъдун закону:
Поставь надъ нею крестъ изъ клену,
И дикій камень положи;
Когда гроза тогъ въсъ встревожитъ,
Мой крестъ пришельна приваечетъ;
И добрый человъкъ, бытъ можетъ,
Еа дикомъ камя вотдохнетъ.

Сижу я въ комнать старинной Одинъ съ товарищемъ монмъ, Фонарь горить, и танью длинной, Поль омрачень. Какъ легкій дымъ, Туманъ окрестность одъваеть. И хладный вътеръ по листамъ Высокихъ лишь перебъгаеть. Я у окна. Опасно намъ Заснуть. А какъ узнать? быть можеть, Приходъ нежданный насъ встревожить! Готовъ мой вфриый пистолеть, Въ стволъ свиненъ, на полкъ порохъ. -У двери слушаю... чу!-шорохъ Въ развалинахъ... и крикъ! Но нътъ! То мышь детучая промчалась, То игина ночи непуталась! На темной синевъ небесъ Луна межъ тучками нырнетъ, Спокоенъ я. Душа пылаетъ Отвагой. Ни мертвецъ, ни бѣсъ, Ничто меня не испугаетъ, Ничто... волшебный талисманъ

Я на груди кому съ тосксю; хоть не твоей любовью данъ, Онъ освященъ теоей рукою!

#### Исповадь.

Я върю, объщаю върить, Хоть самъ того не испыталь, Что могь монахъ не лицемърить И жить, какъ клятвой объщаль; Что поцьзуи и ульбви Людей коварны не всегда, Что ближнихъ малыя ошибки Они прощають иногда; Что времи лечить отъ страданья; Что мірь для счастья сотворень, Что доброджель не названье, И жизвы поболже, чёмъ сонь!

Но въръ тенлой опыть хладный Противоръчнть каждый мигь, И умъ, кажъ прежде, безоградный желанной цъл не достигъ; И сердие, полжо сожальній, хранить въ себт глубовій слъдъ умершихъ, но святыхъ видъній И тъни чувствъ, какихъ ужъ нътъ; Его вичто не испугаеть, И то, что было бъ ядъ другимъ, Его жибить, его питаетъ Огнемъ язаительнымъ своимъ.

#### Належда.

Есть итичка ран у меня: На кинарись молодомъ Она сидить во время дия, По пъть никакт не станетъ днемъ. Лазурь небесъ-ея спина, Гозовка-пурпуръ, на крылахъ Пыль золотистан видна, Какъ отблескъ утра въ облакахъ. II только что земля уснеть, Одата милой въ ночной тиши, Она на въткъ ужъ поеть Такъ сладко, сладко для души, Что поневоль тагость мукъ Забудень, внемал пъснъ той, И сердцу каждый тихій звукъ, Какъ гость пріятень дорогой; И часто въ бурю и саыхалъ Тоть звукъ, который такъ люблю, И я всегда надеждой звалъ Насину мирную мою!

#### Чаша жизни.

Мы цьемь изъ чаши бытіл Оъ закрытыми очами, Златые омочивъ крал Своими же слезами. Когда же, передъ смертью, съ глазъ Завязка упадаеть, И все, что обольнало насъ,

Съ завязной исчезаетъ,

Тогда мы видимъ, что пуста

Была залтан чаща,

Что въ ней напитокъ былъ—мечга,

И что она не напи!

#### Къ Л јонухиной]. подражание вайсону.

У ногь другихъ не забывалъ
Я взоръ твоихъ очей;
Люби другихъ, я лишь страдалъ
Любовью прежнихъ дней
Такъ намать, демонъ-властелинъ,
Все будить старину,
И я твержу одниъ, одинъ:
Люблю, люблю одну!

Принадлежины другому ты,
Забыть извець тобой;
Съ тъхъ поръ влекуть мена мечты
Прочь оть земли родной;
Корабль умчить мена оть ней
Въ безвъстную страву,
И повторить волна морей:
Люблю, люблю одиу!

И не узнаеть шумный свыть,
Кто нажно такъ любимь,
Какъ я страдаль и сколько авть?
Я памятью томимь:
И гда бы я ни сталь искать
Былую тишину,
Все сердие будеть мив шептать?
Люблю, люблю одну!

#### Къ. Н. П. . . .

Я не постоинъ, можеть быть, Тноей любви: не мив судить, Но ты обманомъ наградила Мои надежды и мечты, И и всегна скажу, что ты Несправедливо поступила. Ты не коварна какъ змѣя, Лишь часто вовымъ впечатльньямъ Душа вевряется теоя. Она увлечена мгновеньемъ: Ей милы многіе, внолив Еще никто; но это мив Служить не можеть утъщеньемъ Въ тв лии, когда, любимъ тобой, Я могь доволень быть судьбов, Прощальный поцелуй однажды Я сорваль съ изжныхъ усть твоихъ, Но въ зной, среди степей сухихъ. Не утоляеть каная жажды. Дай Богт, чтобъ ты нашла опать, Что не боллась потерять;

Но... женщина забыть не можеть Того, кто такь любиль, какь я; И въ чась блаженнъйшій тебл Воспоминаніе встревожить! Тебя раскаянье кольнегь, Когда съ насмѣшкой проклянеть Ничтожный мірь мое названье, И побоишься защитить, Чтобы въ преступномъ состраданьѣ Вновь обвиняемой не быть!

83

#### Воля.

Мол мать-злая кручина, Отцомъ же была мив судьбина, Мон братья, хоть люди, Не хотять къ моей груди Прижаться; Гмъ стыдно со мною, Съ бъднымъ сиротою, Обняться. Но миъ Богомъ дана Молодая жена-Воля - волюшка. Вольность милая, Несравненная Съ ней нашлись другіе у меня-Мать, отецъ и семья, А моя мать-степь широкаг. А мой отецъ-небо далекос; Они меня воспитали. Кормили, поили, ласкали: Мон братья въ льсахъ-Березы да сосны... Несусь ли и на конт, Степь отвъчаеть мнт: Брожу ли поздней порой-Небо свытить мив луной; Мои братья въ льтній день, Призывая подъ тънь, Машутъ издали руками, Киваютъ мнъ головами; И вольность мыт гитадо свила, Какъ міръ-необъятнос!

#### Сентября 28.

(BADE, AM. MORENEDE).

Опять, опять я виділь вворь твой милой!

А говориль сь тобой!
И мий былое, взятое могилой,
Напоминль голось твой
Въ чему?.. Другой лобзаеть эти очи
й руку жметь твою;
Другому голось твой во мраків ночи
Твердить: люблю, люблю!
Откройся мий: ужели непритворны
Лобзанія твой?
Они правамь супружества покорны,
Но не правамь любви.

Онъ для тебя не созданъ; ты родилась Для пламенныхъ страстей; Отдавъ ему себя, ты не спросилась У совъсти своей! Онъ чувствоваль ли трепеть потаенный Въ присутствін твоемъ? Умъль ли презирать онъ мірь презрънный Чтобъ мыслить объ одномъ? Встръчалъ ли онъ съ молчаньемъ и слезамт Привътъ холодный твой? И лучшими ль онъ жертвовалъ годами-Мгновеніямъ съ тобой? Нътъ! я увъренъ: твоего блаженства Не можеть сдалать тоть, Кто красоты наружной совершенства Однъ въ тебъ найдетъ. Такъ!.. ты его не любищь!.. Тайной властью Прикована ты вновь Къ душъ печальной, незнакомой счастью. Но нъжной, какъ любовь.

#### Бъ (В. Лопухипой).

Не върь хваламъ и увъреньямъ, Неправдой истину зови, Зови надежду сновидъньемъ, Но върь, о върь моей любви! Такой любви нельзя не върить, А взоръ не скроетъ ничего; Ты неспособна лицемърнть; Ты слишкомъ ангелъ для того.

Метель шумить и сийгь валить, но сквозь шумь вйтра дальній звоит, порой, прорвавшися, гудигь— То отголосовъ похоронь, То звукъ могилы подъ землей, Умершимь—вйсть, живымь—укорт, Цвйтокъ поблекшій, гробовой, который не иліняеть взоръ. Пугаеть сердце этоть звукъ И возвіщаеть онъ для насъ Конець земныхъ недолгихъ мукъ, но чаще—новыхъ первый чась!...

## Небо и звъзды.

Чисто вечернее небо,
Ясны далекія зв'язды,
Ясны, какъ счастье ребенка;
О, для чего мнъ нельзя и подумать:
Зв'язды, кы ясны, какъ счастье мое!
Чтыть ты несчастливъ?
Скажуть мнъ люди.
Ттыть и несчастливъ,
Добрые люди, что зв'язды и небо—
Зв'язды и небо!—а и челов'якъ!.
Люди другъ къ другу
Зависть питаютъ;
Я же напротивъ
Только завидую зв'яздамъ прекраснымъ,
Только ихъ м'ясто занять бы хотъль.

1

Когда бъ въ покорности незнанья Насъ жить Создатель осудилъ, Неисполнимыя желанья Онъ въ нашу душу бъ не вложилъ; Онъ не позволилъ бы стремиться, Ситори, что не должно свершиться, Онъ не позволилъ бы искать Въ себъ и въ міръ совершенства, Когда бъ намъ полнаго блаженства Не должно въчно было знать.

Но чувство есть у насъ святое—
Надежда, богъ грядущихъ дней
Она еъ душъ, гдъ все земное,
Живетъ наперекоръ страстей;
Она залогъ, что есть понынъ
На небъ, пль въ другой пустынъ,
Таное мъсто, гдъ любовь
Предстанетъ намъ, какъ ангелъ нъжный,
И гдъ тоски ея мятежной
Душа узнать не можетъ вновь.

## Къ Кн. Л. Г-ой.

Когда ты холодво внимаешь Разспазамъ горести чужой, И ведовърчиво качаени. Своей головной молодой; Когда блестящіе наряды Безумно радують тебя, Изь отъ ребяческой досады Луша волнуется твоя; Когда я вижу, вижу ясно. Что для тебя въ семнадцать люгь Все привлекательно, прекрасно, Все-даже люди, жизнь и свъть. Тогда, измученъ вспоминаньемъ, Я говорю душъ своей: Счастливъ, кто могъ земнымъ желаньямъ Отдать себя во цвътъ дней! Но не завидуй: ты не будешь Довольна этимъ-какъ она, Своихъ надеждъ ты не забудешь, Но для другихг-не рождена Такъ! мысль великая хранилась Въ тебъ донынъ, какъ зерно; Съ тобою въ міръ она родилась. Погибнуть ей не суждено!

Кто видёль Кремль въ часъ утра золотой, Когда лежить надъ городомъ тумань, Когда межъ храмовъ съ гордой простотой, Какъ царь, бълъеть башия великань?

Я видель тень блаженства; но вполна, Свободно оть людей и оть земли, Не суждено имъ насладиться мнв.

Быть можеть, манить только издали Оно надежду, получивт—какъ знать?— Быть можеть, я бъ его сталь презпрать; И увидаль бы, что ни слезь, ни мукъ Не стоить счастье, ложное какъ звукъ.

Кто скажеть мив, что звукь ел рвчей Не отголосокъ рал? что душа Не смотрить изъ живыхъ очей, Когда на нихъ смотрю л, чуть дыша? Что для мученья моего она, Какъ ангелъ казни, Богомъ создана? Нътъ! чнетый ангелъ не виновевъ въ томъ, Что есть пятно тоски въ умъ моемъ.

И съ каждынъ годомъ шире то пятно; И скоро все поглотитъ, и тогда Узнаю я спокойствіе; оно, Навърно, много причинитъ вреда Моимъ мечтамъ и пламенъ чувствъ убъетъ, За то безъ бурь напрасныхъ приведетъ Къ уничтоженью; по до этихъ дней Я воленъ, даже—если рабъ страстей!

Печалью вдохновенный, я ною О ней одной, и все, что чуждо ей, То чуждо мив, и родину люблю И больше многихь; средь ен полей Есть мьсто, гдв и горесть началь знать, Есть мьсто, гдв и буду стдыхать, Когда мой прахъ, смъщавшися съ землей, Навъки прежий видь оставить свой.

О, мой отець! гдв ты? гдв мив найти Твой гордый духь, бродящій въ небесахъ? Въ твой мірь ведуть столь разные пути, Что набирать мъщаеть тайный страхь. Есть рай небесный—звъзды, говорять; Но гдв же? воть вопросъ—и въ немъ-то ядъ; Онъ сдёлаль то, что въ женскомъ сердцё и Хотьль сыскать отраду бытія.

Ты слишкомъ для невиности мила, И слишкомъ ты любезна, чтобъ любить! Нолміру дать ты счастіе бъ могла, Но счастливой самой тебѣ не быть. Блаженство намъ не посылаетъ рокъ Вдвойнъ.—Видала ль быстрый ты потокъ? Брега его пвътуть, тогда какъ дно Всегда глубоко, хладно и темно.

#### Кл. ост.

() не скрывай! ты плакала объ немъ— II и его люблю; онъ заслужилъ Твою слезу, и если бъ былъ врагомъ Монмъ, то и бъ съ тъхъ поръ его любилъ II и бы могъ быть счастливъ; но зачъмъ

И я бы могь быть счастань, Искать условій счастія въ быломъ! Нать! я доволень должень быть и тамь, Что араль, какъ ты жальла о другомъ!

Вто въ утро зимнее, когда вазитъ Пушнетый сивгъ, и краспан заря На степь съдую съ тренетомъ гладитъ, Внималь колоколамъ монастыря; Въ борьбъ съ порывнымъ вътремъ, этотъ Лалеко имъ по небу унесенъ, - [звонъ И путникамъ онъ правился не разъ, Бакъ въсть кончины иль безсмертья гласъ

И этоть звонъ люблю я! Онъ цвётокъ Могильнаго кургана, мавзолей, Который не изманится: ни рокъ, Ни мелкіл несчастія людей Его не заглушать; всегда одинь. Высокой башин мрачный властелинъ. Онь возвъщаеть міру все, но самъ-Самъ чуждъ всему, земль и небесамъ.

## Антель.

По небу полуночи антель летель И тихую пъсню онъ пълъ; II звъзды, и мъсицъ, и тучи толной Внимали той изсив святой. Онъ пълъ о блаженствъ безгръшныхъ духовъ Подъ кущами райскихъ садовъ, О Бога великомъ онъ пълъ-и хвала Его непритворна была. Онъ душу младую въ объятіяхъ несъ Для міра печали и слезъ, В звукъ его пасни въ душа молодой Остался безъ словъ, но живой. И долго на свъть томилась она, Желаніемъ чуднымъ полна, И звуковъ небесъ замънить не могли Ей скучных пасин земли.

## Станем пъ Д \*\*\*.

Я не могу ни произнесть, Ин написать твое названье:

Для сераца тайное страданье Въ его знакомыхъ звукахъ есть; Суди жъ, какъ тяжко это слово Мит услыхать въ устахъ другого!

Какое право имъ дано Шутить святынею моею? Когда коснуться я не смею, Ужели имъ позволено? Какъ и, ужель они искали Свой рай въ тебъ одной? - едва ли!

Ни передъ къмъ и не склонять Еще послушнаго кольна: То гордости была бъ измена; А ей лишь робий изманаль. И не поникну и главою, Хога бъ то было предъ судьбою!

Но если ты передъ людьми Прикажень мив унизить душу, Я клятвы юности нарушу, Вев плятвы, промв плятвь любен: Имскай имъ скажуть, дорогая, Что это сдвлаль для тебя я!

Улыбку я твою видаль: Она миъ сердце восхищала, И ей-такъ думалъ и сначала-Подобной ибтъ; но и не зналъ, Что очи, полный слезами, Равны прасою съ небесами. 6.

И видьль ихъ и быль вполнъ Счастливъ, пока слеза катилась: Въ ней пекра божества хранилась, Она принадлежала мев. Такъ! все прекрасное, свитое Въ тебъ-мив больше, чъмъ родное.

Когда бъ міры у нашихъ ногъ Благословляли нашу волю, И эту нарственамю долю назвать бы счастіемь не могь: Ему странины молвы сужденья, Оно-цвътокъ уединеныя.

Ты поминшь вечеръ и луну, Когда въ беседкъ одиновой Сидьль я съ думою глубокой, Взирая на тебя одну... Какъ мив мила тъхъ дней безпечность За вечеръ тоть и бъ не взяль въчность.

Такъ за инчтожный талисманъ, Оть гроба Магомета взятый, Факиру дайте жемчугъ, злато И всь богатегва чуждыхъ странъ: Закону строгому послушный, Онъ ихъ отвергнетъ равнодушно.

Ужасная судьба отца и сына-Жить розно и въ разлукт умереть, и жребій чуждаго пагнанника пжість На родинъ съ названьемъ гражданина. Но ты свершиль свой подвигь, мой отець; Постигнуть ты желанною кончиной![конень Дай Богь, чтобы, какъ твой, спокоенъ быль Того, вто быль вскув муке твоихъ причиной. По ты просташь мив? Я дь виновент въ томъ, Что люди угасить въ душть моей хогвли Огонь божественный, оть самой колыбели Горфвиній въ нен, оправданный твориомъ? Однако жъ тщетны были ихъ желанья: Мы не нашли вражды одинъ въ другомъ, Хоть оба стали жергвою страданья! He мий судить, виновенть ты иль нать?

Ты светомы осуждень... Но что такое светь? Но чуждь для никь. Волетки встречаеты Тодна людей, то здыхъ, то благосилонныхъ, Собраніе похваль незаслуженныхъ И столькихъ же насмешливыхъ плеветъ. Палеко отъ него, духъ ада или рая, Ты о земль забыль, какъбыль забыть землей: Ты счастливъй меня: передъ тобой, Какъ море жизни, въчность роковая Пензывримою открылась глубиной. Ужели вовсе ты не сожальень нынь () дняхъ, потерянныхъ въ тревогъ и слезахъ, О сумрачныхъ, по вмъсть милыхъ дняхъ, Когда въ душф испаль ты, какъ въ пустынь, Остатил прежнихъ чувствъ и прежній мечты? Ужель теперь совствъ меня не любинь ты?... (), если такъ, то небо не сравняю Я съ этою землей, гдъ жизнь влачу мою: Пускай на ней блаженства и не знаю, По врайней мъръ и-люблю!

#### Стансы.

Глажу впередъ сквозь сумракъ лёгь, Сквозь лучь надеждь, которымъ въгъ Опредъленья, и они Миз объщають годы, дни, Подобные минувшимъ днямъ: Ни мукъ, ни радостей, а тамъ Конецъ-ожиданный конець... Какая будущность, Творецъ!

Пусть и кого нибудь люблю: Любовь не прасить жизнь мою: Она, какъ чумное пятно На сердий, жжегь-хотя темно... Враждебной силою гонимъ, Я темъ живу, что смерть другимъ, Живу, вакъ неба властелинъ: Въ прекрасномъ міръ, но одинъ!

Я сынъ страданья. Мой отець Пе зналь покон по конецъ; Въ слезахъ угасла мать моя; Отъ нихъ остален только и, Пенужный членъ въ пиру людскомъ, Младан вътвь на инъ сухомъ: Въ ней соку нъть, хоть зелена Дочь смерти-смерть ей суждена.

#### Къдругу.

Забудь онать. Свои вадежды; Объ нихъвадыхать-Судьба невъжды. Она дита! Не върь на слово: Она шутя Полюбить снова. Все, что блестить,

Ее павинеть; Все, что грустить, Не пугаеть, Такъ облачко По небу мчител Свътло, легко. Поочередно;

Пришленъ свободный; Хоть ихъ поров. Онъ образъ свой

Пора уснуть послъднимъ сномъ, Довольне въ міръ пожиль и; Обмануть жизнью быль во всень, И пенавида, и люба.

#### Изъ Паткуля.

Напрасна враговъ здовития злоба-Разсудить насъ Богь и преданьи людей: Хоть розны судьбою-ны боремся оба За счастье и славу отчизны своей. Пускай я погабну банав сумраковъ гроба. Не възва страка, не зная пъней, Мой духъ возлегаетъ все выше и выше И вьется накъзымъ надъ жельзною крышей!...

Люблю и солице осени, когда, Межь тучекъ и тумановъ пробпраясь, Оно видаеть байдный мертвый дучь На дерево, колебленое кътромъ, И на сырую степь. Люблю я солине! Есть что то схожее въ прошальномъ вагляда Великаго свътила съ тайной грустью Обманутой любви; не холодиви Оно само собою, но природа И все, что можеть чувствовать и видыть, Не полуть быть сограты пив-такъ точно И сердие: въ немъ все живъ эгонь, но люди Его понять однажды не умъли, И онъ въ глазахъ блеснуть не долженъ вновь, И до ланить онъ вычно не коснется. Зачемъ вторячно сердну подвергать Себи насмышкамъ и словамъ сомивнъв?

#### Иотокъ

Источникъ страсти есть по мив Великій и чудесный: Песокъ серебряный на дил, Поверхность-ликъ небесный. Но безпрестанно быстрый токъ Ворогить и кругить песокъ, И небо надъ водами Одъто облаками. Родится съ жизные этогь влючь И съ жизнью исчезаеть. Въ пномъ онъ слабъ, въ другомъ могучъ, Но всехъ онъ увлекаеть. II первый счастанвъ; по такон Я праздный отдаль бы покой За ивсколько мгновеній Влаженства иль мученій. Въводнахъ морскихъ Пускай же мчител мой потокъ Непстовый и бурный,

92

Пускай отъ берега цвътокъ
Отмость онъ лазурный
И увлечеть съ собою въ путь,
И съ нимъ погибнетъ гдъ нибудь,
Вдвоемъ—забытъ вселенной,
Въ пустынъ отдаленной.

Не ты, но судьба виновата была,

#### Къ \*\*\*.

Что скоро ты мнѣ измѣнила; Она тебъ прелести женщинъ дала, Но женское сердце вложила. Какъ въ морф широкомъ следы челнока, Мгновенны его впечатлънья: Любовь для него, какъ веселье, легка, А горе не стоить мгновенья. Но въ часъ свой урочный узнаеть оно Цалей неизбажное бремя; Прости, намъ разстаться теперь суждено, Разстаться до этого время. Тогда я опять появлюсь предъ тобой, И рѣчь моя умъ твой встревожить; И пусть я услышу отвъть роковой, Тогда ничего не поможетъ. Нать, нать, милый голось и пламенный взоръ Тогда своей власти лишатся. Во следъ за тебой побъжить мой укоръ И въ душу опъ будеть впиваться. И мщенье, напомнивъ, что я перенесъ, Уста мои къ смъху принудить, Хоть эта улыбка всёхъ, всёхъ твоих ь слезъ Гораздо мучительный будеть.

#### Ночь V.

Въ чугунъ печальный сторожъ быетъ. Одвиъ я внемлю-глухо лають Вдали собаки, мраченъ сводъ Небесъ, и тучи пробъгають Одна безмольно за другой, Сливансь подъ ночною мглой; Колеблеть вътеръ влажный, душный, Верхи деревъ и съ воемъ онъ Стучить въ оконницы.. мнъ скучно, Мит тяжко батые-страшенъ сонъ! Я не хочу, чтобъ сновидънье Авляло мнв ея черты. Нътъ, я не рабъ моей мечты; Я въ силахъ перенесть мученье Глубокихъ думъ, сердечныхъ ранъ, Все-только не ел обманъ. Я не скажу: прости! надеждъ... Молвъ не върю! Если прежде Она могла меня любить, То ей ли можно изманить? Но отчего же? развѣ вѣту Примъровъ? Первый ли урокъ Во мий теперь дается свиту? Какъ и забытъ, какъ одинокъ! Шуми же вътеръ мрачной ночи!

Играй свободно въ небесахъ, и освъжи мит грудь и очи.. Въ груди огонь, слеза въ очахъ, Давно безъ пищи этотъ пламень.. И слезы падають на камень.

#### Бъ себъ.

Какъ я хотълъ себя увърить,
Что не люблю ее—хотълъ
Неизмъримое измърить,
Любви безбрежной дать предълъ.
Мгновенное пренебреженье,
Ея могущество—опять
Мнъ доказало, что влеченье
Души нельзя намъ побъждать;
Что цъпь моя несокрушима,
Что мой тенерешній покой
Лишь гласъ залетный херувима
Надъ сонной демоновъ толной.

Душа моядолжна прожить въ земной неволь Недолго; можеть быть, я не увижу боль Твой взоръ, твой милый взоръ, столь нѣж ный для другихъ-Звѣзду привѣтную соперниковъ моихъ. Желаю счастья имъ! Тебя винить безбожно За то, что миѣ нельзя все, все, что имъ возмож Но если ты ко мнѣ любовь хотѣла скрыть, но. Казаться хладною и въ тишинѣ любить, но если ты при мнѣ смѣллась надо мною, Тогда какъ внутренно полна была тоскою, То мрачный мой тебѣпускайцокажетъ взглядь, Кто болѣ страдалъ, кто болѣ виноватъ

#### Пъсня.

Колоколь стонеть, Дввушка плачеть, И слезы по четкамъ бъгутъ Насильно, Насильно Отъ міра въ обители скрыта она, Гдъ жизнь безъ надежды и ночи безъ сна. Такъ мое сердце Грудь безпоконть И быется, быется, быется! Велъла. Велъла Судьба мий любовь оть нея оторвать И деву забыть, хоть тому не бывать: Смерть и безсмертье, Жизнь и погибель И деве, и сердцу-ничто: сердца, У дѣвы Одно лишь страданье, одинъ лишь предметъ: Ему счастья надо-ей надобенъ свътъ.

Пускай поэта обвиняеть Насмѣшливый, безумный свѣть... Никто ему не помъщаеть, Онъ не услынить мой отвѣть. Я самъ собою жилъ донынъ: Свободно мчится пъснь моя, Какъ птица дикая въ пустынъ, Какъ вдаль по озеру ладыя. И что за дъло мнъ до свъта. Когда сидишь ты предо мной, Когда рука моя согръта Твоей волшебною рукой; Когда съ тобой, о дъва рая, Я провожу небесный часъ, Не безпокоясь, не страдая, Не отворачивая глазъ.

#### Слава.

Къ чему ищу такъ славы я? Извъстно, въ славъ нътъ блаженства, Но хочетъ все душа моя Во всемъ дойти до совершенства Произан будущаго мракъ, Она, безсильная, страдаеть И въ настоящемъ все не такъ, Какъ бы хотьлось ей, встръчаеть Я ве страшился бы суда, Когна бъ увъренъ быль въками, Что вдохновеннаго труда Міръ не обидить клеветами; Что стануть вършть и внимать Поваствованью горькой муки И не осмълатся равнять Съ земнымъ небесъ живые звуки. Но не достигну и ни въ чемъ Того, что такъ меня тревожитъ. Все кратко на шару земномъ, И въчно слава жить не можеть. Пускай поэта грустный прахъ Хвалою освятить потомство; Гдв жъ слава-въ краткихъ похвалахъ? Людей извъстно въроломство. Другой заставить позабыть Своею пъснію высокой Певна, который кончиль жить. Который жиль такъ одиноко.

#### Вечеръ.

Когда садится алый день
За синій край земли,
Когда туманъ встаеть, и тънь
Скрываеть все вдали,
Тогда я мыслю въ тишинъ
Про въчность и любовь,
И чей то голосъ шенчетъ мнт
Не будещь счастливъ вновы!
И я гляжу на небеса
Съ покорною душой:

Они свершали чудеса, но не для насъ съ тобой, А для ничтожнаго глунца, Которому твой взглядъ Дороже будеть до конца Небесныхъ всъхъ наградъ

Унылый колокола звонъ Въ вечерній часъ мой слухъ невольно по-Обманутой душть моей напоминаеть трясаеть. И въчность, и надежду онъ. И если вътеръ, путникъ одинскій, Вдругь по травъ кладонща пробъжить, Онъ сердца моего не холодить. Что въ немъ живетъ, то въ немъ глубоко. Я чувствую, судьба не умертвить Во мит возросний утательный геній, Но что его на свъть сохранить Оть хитрой илеветы, оть скучныхъ насла-Оть истощительных в страстей, Гжденій, Отъ языка даскателей развратныхъ И отъ желаній, непонятныхъ Умамъ посредственныхъ людей... Еезъ пищи долженъ яркій пламень Погаснуть на скалъ сырей. Холодный слушатель есть камень. Попробуй разъ, попробуй и открой Ему источники сердечного блаженства-Онъ станстъ толковать, что должно ощутить. Въ простомъ не видя совершенства, Онъ не привыкъ прекрасное цънить, Какъ тогь, кто въ грудь втеснить желамъ бы всю природу,

Кто силится купить страданіемъ своимъ И гордою побъдой надъ земнымъ Божественной души безбрежную свободу

Хоть давно изм'внила ми'в радость, Какъ любовь, какъ улыбка людей, И померкнуло, прежде чамъ младость, Свътило надежды моей, И судьбу и и міръ презираю; Но нельзи имъ унизить мени, И я хладно приходь ожидаю Кончины иль лучшаго дия. Словамъ моимъ перить не станутъ, Но клянуса въ нелживости ихъ! Кто самъ быль такъ часто обмануть, Обмануть не захочегь другихъ. Пусть жизнь моя въ буряхъ несется, Я безпеченъ, я знаю давно: Пока сердце въ груди моей бъется, Не увидить блаженство оно. Одна лишь сырая могила Успоконть того, можеть быть, Чья душа слишкомъ пылко любила,

Чтобы могъ его міръ полюбить.

## Русская пъсня.

iccian

95

Клоками бълый снъгъ валится. Что жъ дъва красная боится
Съ крыльца сойти,
Воды снести?
Какъ попъ, когда онъ гробъ несетъ,
Такъ пъснь метелица поетъ,
Играетъ,
И у тесовыхъ у воротъ
Дворовый песъ все цъпь грызетъ
И ластъ.

2

Но не собави лай печальный, Не вой метели погребальный Рождають страхъ Въ ен глазахъ.... Недавно милый схороненъ: Блъднъй снъговъ предстанетъ онъ И скажетъ:
Ты измънила, ей въ лицо, И ей завътное кольцо Покажетъ.

#### Звуки и взоръ.

О, полно ударять рукой По струнамъ арфы золотой! Смотри, какъ сердце воли просить: Слеза катится изъ очей, Мић каждый звукъ опять приносить Печали пролетъвшихъ дней. Ифть, лучше съ трепетомъ любви Свой взоръ на мић останови, Что-бъ роковое вспоминанье И въ настоящемъ утоинлъ, И все свое существованье Въ единый мигъ переселилъ

#### Земля и небо.

Какъ землю намъ больше небесъ не любить?

Намъ небесное счастье темно.

Хоть счастье земное и меньше въ сто разъ,
Но мы знаемъ, какое оно.

О надеждахъ и мукахъ былыхъ вспоминать
Въ насъ тайная склонность кипить,
Насъ тревожить невърность надежды земной,
А краткость печали смъшить.

Страшна въ настоящемъ бываетъ душъ
Грядущаго темная даль....

Мы блаженство желали-бъ вкусить въ не-

Но съ міромъ разстаться намъ жаль. Что во власти у насъ, то пріятнѣе намъ: Хоть мы ищемъ другого порой, но въ часъ разставанья мы видимъ яснѣй, какъ оно породнилось съ душой.

## Къ \*\*\*.

Дай руку мий, склонись къ груди поэта, Свою судьбу соедини съ моей, Какъ ты, мой другъ, я не рожденъ для свъта И не умью жить среди людей. Я не имълъ ни время, ни охоты Дълить ихъ шумъ, ихъ мелкія заботы: Любовь мое все сердце заняла, И что-жъ! взгляни на блюдный цвътъ чела:

На немъ ты видишь слѣдъ страстей уснувшихъ,
Такъ рано обуявшихъ жизнь мою.
Не льстить мнъ вспоминанье дней минуЯ одинокъ надъ пропастью стою, [вшихъ,
Гдѣ все мое подавлено судьбою,
Такъ кустъ растетъ надъ бездною морскою,
И листъ, грозой оборванный, плыветъ
По произволу странствующихъ водъ.

## Изъ Андрен Шенье.

За дъло общее, быть можеть, я наду, Иль жизнь въ изгнаніи безилодно проведу. Быть можеть, клеветой лукавой пораженный, Предь міромъ и тобой врагами униженный, Я не снесу стыдомъ сплетаемый вънецъ. И самъ себъ сыщу безвременный конецъ. По ты не обвиняй страдальца молодого, Молю, не говори насмъщливаго слова: Ужаеный жребій мой твоихъ достоинъ слезъ. Я много сдълалъ зла, но больше перенесъ! Пускай виновенъ и предъ гордыми врагами, Пускай отметитъ. Въ душъ, клянуси небесами

Я не злодъй, о нътъ! судьба губитель мой: Я грудью шелъ впередъ, и жертвовалъ собой. Наскучивъ суетой обманчивато свъта, Торжественно не могъ и не сдержать объта: Хоть много причинилъ и обществу вреда, Но въренъ былъ тебъ всегда, мой другъ,

Въ уединеніи, среди толпы мятежной, Я все тебя любилъ и все любилъ такъ въжно...

#### Kh das.

Не медли въ дальней сторонъ, Молю, мой другъ, спъщи сюда: Ты взглядъ мгновенный кинешь мнѣ, А тамъ простимся навсегда. И я, поймавши этотъ взоръ И рѣчь послъднюю твою, Хотя бъ она была укоръ, Ихъ вмѣстѣ въ сердцѣ схороню И въ день печали роковой Твой взоръ, умѣющій язвить, Воображу передъ собой И стану рѣчь твою твердить.

И вновь мечтанье сблизить нась, И вспомню, вспомню и тогда, Какъ встрътились мы иъ первый разъ И какъ разстались навсегда.

#### Сосбдъ.

Погаснуль день. На вышинахъ небесныхъ Звъзда вечерняя ліёть свой тихій свъть. Чьмъ занять бъдный мой сосыть? Чрезъ садикъ небольшой, между вътвей пре-Могу замътить я-въ его окит [весныхъ, Блестить огонь. Его простая келья Чужда заботъ и свътскаго веселья. И этимъ правится онъ мив. Прохожіе объ немъ различно судять, И всв его готовы порицать, Но яхъ слова сосъда не принудатъ Лампаду ранве иль позже зажигать. И только и увижу свъть лампады, Сажусь тотчасъ у своего окна, И въ этотъ мигъ таинственной отрады IVIНа моя мятежная цолна... И мнится мив, что мы другь друга пони-Что я и бъдный мой сосъдъ, Подъ бременемъ однимъ страдая, увадаемъ, Что мы знакомы съ давнихъ летъ.

#### Стансы.

Не могу на родинѣ томиться, Прочь, скорѣй туда въ кровавый бой! Тамъ, быть можеть, перестанетъ биться Это сердце, полное тобой.

Нътъ, я не прошу твоей любови, Нътъ, не знай губительныхъ страстей, Видъть смерть миъ надо, надо крови, Чтобъ залить огонь въ груди моей.

Пусть паду, какъ ратникъ въ бранномъ Неоплаканъ свътомъ буду я, полъ, Никому не будеть въ тагость болъ Буря чувствъ монхъ и жизнь мол.

Юных в лёгь святыя объщанья Прекратить судьба на мёсть томь, Гдё безъ думь, безъ вопля, безъ роптанья Я усну давно желаннымъ сномъ.

Такъ — но если я не позабуду Въ этомъ сит любви печальной сонъ, Если образъ твой всегда повсюду Я носить съ собою осужденъ?

Если тамъ, въ предълахъ отдаленныхъ, Гдъ душа должна блаженство пить, Тяжкихъ язвъ, на ней напечатлънныхъ, Невозможно будетъ излечить?

О, взгляни привѣтно въ часъ разлуки На того, кто съ гордою душой Не боится ни людей, ни муки, Кто умреть за честь страны родной;

Кто, бывало, въ тайномъ упоеньв, На тебя вперивъ свой влажный взглядъ, Возбуждалъ людское сожалёнье И твоей улыбкъ былъ такъ радъ. Мой Демонъ.

Собранье золь—его стихіа; Носясь межь темныхь облаковь, Онъ любить бури роковыя, И ижну ръкъ, и шумъ дубровъ; Онъ любить насмурныя ночи, Туманы, блёдную луну, Улыбки горькій и очи Безвестныя слезамъ и сну.

Къничтожнымъ, хладнымъ толканъ свёта Привыкъ прислушиваться онъ, Ему смъщны слова привъта И всякій въращій смъщонъ; Онъ чуждъ любви и сожальнья, Живеть онъ пищею земной, Глотаеть жадно дымъ сраженья И паръ отъ крови пролитой.

Родится за страдаленъ новый, Онъ безповонть духъ отца, Онъ тугъ съ насмѣшкою суровой И съ дикой важностью лица. Когда же вто нибудь висходить Въ могилу съ трепетной душой, Онъ часъ послѣдній съ нимъ проводить. Но не утѣшень имъ больной.

И гордый демонъ не отстанеть, Нова живу я, оть меня, И умъ мой озарять онъ станеть Лучемь чудеснаго огна; Новажеть образъ совершенства И вдругъ отниметь навсегда, И, давъ предчувствіе блаженства, Не дасть миз счастья никогда.

Нѣтъ, я не Байровъ, и другой, Еще невъдомый, избранникъ— Какъ онъ, гонимый міромъ, сгранаихъ, Но только съ русскою душой. Я раньше началъ, кончу ранѣ, Мой умъ не много совершитъ; Въ душъ моей, какъ въ океанѣ, Надеждъ разбитыхъ грузъ лежитъ. Кто можетъ, океанъ угрюмый, Твои извъдать тайны? Кто Толиъ мои разскажетъ думы? Или поэтъ—или никто...

## Романсъ.

Ты идешь на поле битвы, Но услышь мон молитвы, Всномни обо мнв. Если другъ теби обманеть, Если сердце жить устанеть И душа твоя увянеть Въ дальней сторонъ, Вспомии обо мит.

Если кто тебѣ укажетъ
На могилу и разскажетъ,
При ночномъ огиѣ.
О дъвицъ обольщенной,
Позабытой и презрънной,
О, тогда, мой другъ безцънный,
Ты въ чужой странъ
Вспомни обо мнъ.

Время прежнее, быть можеть, Посвтить тебя, встревожить
Въ мрачномъ, тяжкомъ сня:
Ты услышниь плачь разлуни, Пъснь любви и вопли муки
Иль подобные имъ звуки.
О, хотя во снъ
Вспомни обо миъ.

#### Сонетъ.

Я памятью живу съ увядшими мечтами. Видънья прежнихъ лътъ толнатся предо мной, И образъ твой межъ нихъ, какъ мѣсицъ въ часъ ночкой

Между бродящими блистаеть облаками.
Мий тигостно твое владычество порой:
Твоей улыбкою, волшебными глазами [пими:
Порабощень мой духь и сковань, какь цфчто жь пользы для меня? я не любимь тоя знаю, ты любовь мою не презираешь, [бой,
но холодно ея моленіямъ внимаешь.
Такь мраморный кумирь на берегу морскомъ
Стоить,—у ногъ его волна кипить, клокочеть,
А онь, безчувственнымъ исполнень боже-

Не внемлеть, хоть ее отгалкивать не хочеть

Болѣзнь въ груди моей и нътъ мит испѣленья, Я увадаю въ полномъ цвѣтъ!
Пускай! и не былъ рабъ земного наслаНе для людей и жилъ на свѣтѣ. [жденья, 
Одно лишь существо душой моей владъло. 
Но въ разный путь пошли мы оба, 
И мы разсталися, и небо захотѣло, 
Чтобъ мы сошлись опять у гроба. 
Тляжу въ безмолвіи на западъ: догораетъ, 
Краснъя, гордое свѣтило, [знаетъ, 
мит усмоти съ

Краснъя, гордое свътило, [знаетъ, Мит хочется за нимъ, оно, бытъ можетъ, Какъ воскрешать все то, что мило.

Быть можетъ, ослъщленъ огнемъ его сіянья,

ыть можеть, ослешлень огнемь его сіян Я, хоть на время, позабуду Волшебные глаза и попёлуй прощанья, За мной бёгущіе повсюду. Kin \*.

Мы случайно сведены судьбою, Мы себя нашли одинь въ другомъ, И душа сдружилася съ душою: Хоть пути не кончить имъ вдвоемъ! Такъ потокъ весений отражаетъ Сводъ небесъ далекій, голубой, И въ волиъ спокойной онъ сіметъ И тренещеть съ бурною волной.

Будь, о будь моими небесами, Будь товарищь грозных в бурь моихь; Пусть тогда гремять они межь нами— Я рождень, чтобы не жить безь нихь. Я рождень, что-бъ цалый мірь быль эритель Торжества иль гибели моей. Но съ тобой, мой лучь путеводитель, Что хвала иль гордый смъхь людей?

Души ихъ извија не постигаля, Не могли души его любить, Не могли понять его печали, не могли восторговъ раздълить.

Попълуами прежде считаль

Я счастливую жизнь свою,
Но теперь и оть счастьи усталь,
Но теперь никого не люблю.
И слезами когда-то считалъ

Я мятежную жизнь мою,
Но тогда и любиль и желаль,
А теперь никого не люблю!
И я счеть своихъ лътъ потериль,
И крылья забвеньи ловлю;
Какъ в сердце унесть бы имъ даль!
Какъ бы въчность имъ бросиль мою!

Нослушай: быть можеть, когда мы покинемъ
На въжъ этоть міръ, гдѣ душою такъ стынемъ,
Быть можеть, въ странь, гдѣ не знають
обмана,
Ты ангеломъ будешь, я демономъ стану;
Клянися тогда позабыть, дорогая,
Для прежняго друга все счастіе рая!
Пусть мрачный изгнанникъ, судьбой осужденный,
Тебѣ будеть раемъ, а ты мнѣ—вселенной!

En .

Оставь напрасныя заботы, Не обнажай минувинкъ дней: Въ някъ не откроень ничего ты, За что-бъменя любить сильней. Ты любинь еёрно, и довольно, Кого? ты вёдать не должна. Тебе открыть мие было бъбольно, Какъ жизнь моя пуста, черна. Не погублю святое счастье
Такой души и не сважу,
Что не достоинъ и участья,
Что самъ ничъмъ ис дорожило,
Что все, чъмъ сердце дорожило,
Теперь для сердца стало ядъ,
Что для него страданье мило,
Какъ спутникъ, собственность иль братъ.
Промолвивъ ласковое слово,
Въ награду требуй жизнь мою.
Но, другъ мой, не проси былого.
Я мукъ своихъ не продаю

#### 1832.

Ва семь безвастной и родился

#### Морякъ.

Подъ небомъ съверной страны И рано, рано пріучился Смирять усилія волны. О дътствъ говорить не стану: Я подаренъ быль океану, Какъ лишній въ міръ, въ ть года Безпечной смълости, когда Намъ все равно: земля иль море, Родимый или чуждый домъ; Когда безъ радости поемъ И, вакъ зміно, мы топчемъ горе; Когда мы рады все отдать, Что бъ вольнымъ воздухомъ дышать. Я воленъ быль въ моей темниць, Въ полуживой тюрьмъ мосй; Я все имъть, что надо птицъ. Гитело на мачтъ межъ снастей. Я съ кораблемъ не разставался, И. какъ сътей, земли боялся; Не въдаль счету и друзьямъ; Они веегда теснились въ намъ; И ихъ угадываль движенья, Я понималь ихъ разговоръ, Живой и полный выраженья. Въ немъ были ласки и укоръ-И быль звучный тоть звукь чудесный, Чёмъ вътра вой и шумъ древесный, II въ морѣ каждая волна Была душой одарена!... Безумны были эти лъта! Но что жъ? ужели былъ смъшнъй Я тъхъ неопытныхъ людей, Которые, въ пустынъ свъта Блуждая, думають найти Любовь и пушу на пути?.. Всь чувства тайной мукой полны-И всякій илакаль, кто любиль: Любилъ ли онъ морскія водны, Иль сердце женщинамъ дарилъ! Покрывшись паною, рядами, Какъ серебромъ и жемчугами,

Песется гордая волна, Толною слугъ окружена: Такъ точно дъва молодан Идеть, гордась, между рабовъ, Ихъ скромныхъ просьбъ, ихъ въжныхъ Не слушая, не понимая! Но вянуть давы въ типпена: А волны, волны все однъ!... Я, обожатель ихъ свободы, Какъ я въ душъ любиль всегда Ихъ безконечные похолы-Богъ въсть откуда и куда! И въ часъ заката молчаливый Ихъ раззолоченныя гривы, И бездны безконечный шумъ, И эту жизнь безъ дъль и пумъ, Безъ родины и безъ могилы, Безъ наслажденья и безь мукъ, Однообразный этоть звукь, Причуданныя эти сваы. Ихъ буйный ревь и тишину. И эту въчную войну Съ другой стихіей, съ облаками, Съ пожденъ и вихремъ! Сколько разъ На корабль, въ опасный часъ, Когда летала смерть надъ нами, Я въ ужасъ Творца молилъ. Чтобъ океанъ мой побъдиль!...

Sie transit glora mundi.

#### мазепа.

Ахъ, нынъ и не тоть совстит Меня друзья бы не узнали, И на чель тогда моемъ Власы съдые не блистали. Я быль еще совсимь не старъ. А изсушилъ мив сердце жаръ Страстей; явилися морщины И ненавистими съдины; Но и теперь преклонныхъ лътъ Я презираю таготыные Я зналь еще души волненье-Любви минувшей грозный следт Но говорю: краса Геревы. Теперь, среди полночной грезы, Мив кажется: идеть она Между капітановъ и черешенъ Катится по небу луна... Какъ я доволенъ и утъщенъ! Я вижу кудри... взоръ живой Горячей влагою одълся... Какъ жемчугь перси бълнаной.. Такъ живо образъ дорогой Въ умъ моемъ напечататся! Станъ невысокій помню п И азіатскія движенья, Уста пурцурныя еа. Стыза румянецъ и смятенье... Но полно, полно! и любилъ.

Я чувствъ своихъ не измънилъ...

Любовь, сокрывшись въ сердиъ дикомъ, Въ однъхъ лишь крайностихъ горитъ И въчно [тщетно рокъ свиръный Возсталъ] меня не охладитъ, И тънь минувшаго объятъ Понынъ всюду за Мазеной...

#### Boc.

Сыны небесъ однажды надо мною Слетълися: воздушныхъ два бойца, Одинъ — серебряной обвъщанъ бахромою, Другой — въ одеждъ чернеца. И видя злость противника второго, Я пожалълъ о воинъ младомъ. Вдругъ поднялъонъ концы сребристаго по-И я подъ нимъ замътилъ — громъ. [крова, И кони ихъ ударились крылами, И ярко брызнулъ изъ ноздрей отонь; Но вихорь отступилъ передъ громами, И палъ на землю черный конь.

## Тростинкъ.

Сидълъ рыбакъ веселый На берегу рѣки. И передъ нимъ по вътру Качались тростники. Сухой тростникъ онъ сръзалъ, И скважины проткнулъ, Одинъ конецъ зажалъ онъ, Въ другой конецъ подулъ. И будто оживленный, Тростникъ заговорилъ-То голосъ человъка И голосъ вътра былъ. И пълъ тростникъ печально: «Оставь, оставь меня! Рыбакъ, рыбакъ прекрасный, Терзаешь ты меня! И и была дъвицей, Красавица была, У мачехи въ темницъ Я нъкогда цвъла, И много слезъ горючихъ Невинно и лила, И раннюю могилу Безбожно и звала. И быль сынокъ любименъ У мачехи моей: Обманывадъ красавицъ, Пугаль честныхъ людей. И разъ пошли подъ вечеръ Мы на берегъ кругой-Смотръть на сини волны, На западъ золотой. Моей любви просиль онъ-Любить и не могла.

И деньги мий дариль онъ—

И денегь не брала;
Несчастную сгубиль онь
Ударомь въ грудь ножемъ,
И здысь мой трупъ зарыль онъ
На берегу крутомъ.
И надъ моей могилой
Ваошель тростникъ большой,
И въ немъ живутъ печали
Души моей младой.
Рыбакъ, рыбакъ прекрасный,
Оставь же свой тростникъ.
Ты мий помочь не въ силахъ,
А плакать не привыкъ!»

## Толић.

Безумецъ я! вы правы, правы: Смъшно беземертье на земли! Какъ смѣлъ желать и громкой славы, Когда вы счастливы въ пыли? Какъ могъ я цъпь предубъжденій Умомъ свободнымъ потрясать, И пламень тайныхъ угрызеній За жаръ поэзін принять! Нѣтъ, не похожъ и на поэта! Я обманулся, вижу самъ; Пускай, какъ онъ, я чуждъ для свъта, Но чуждъ за то и небесамъ! Мои слова печальны, знаю, Но смысла ихъ вамъ не понять. Я ихъ отъ сердца отрываю, Чтобъ муки съ ними оторвать! Нътъ ... мнъ ли властвовать умами, Всю жизнь на то употребя? Пускай возвышусь и надъ вами, Но удалюсь ли отъ себя, И позабуду ль самовластно Мою погибшую любовь, Все то, чему и въриль страстно, Чему не смъю вършть вновь?...

#### Къ .

Мой другъ, напрасное старанье! Скрывалъ ли я свои мечты? Обыкновенный звукъ, названье-Воть все, чего не знаешь ты. Пусть въ этомъ имени хранится, Быть можеть, цълый міръ любви ... Но миж ль надеждами аждиться? Надежды... О! онъ мон, Мон-онъ святое царство Души задумчивой моей... Ни страхъ, ни ласки, ни коварство, Ни горькій смѣхъ, ни плачъ людей-Дай мих сокровища вселенной-Ужъ никогда не долегать Въ тогъ уголъ сердиа отдаленный, Куда запряталь и мой кладъ. Какъ помню, счастье прежде жило,

И слезы крылись въ мѣстѣ томъ. Но счастье скоро намѣнило, А слезы вытекли потомъ. Беречь сокровища святыя Теперь я выученъ судьбой: Не встрѣтятъ ихъ глаза чужіе, Они умрутъ во мнѣ, со мной!...

#### Бъ .

Печаль въ моихъ пъсняхъ, но что за нужда? Тебъ не внимать имъ, мой другъ, никогда. Онъ не прогонять ульбку святую Съ тъхъ устъ, для которыхъ живу и тоскую.

Къ тебъ не домчится ни слово, ни звукъ— Отзывъ безпокойный невъдомыхъ мукъ. Пъвца твоя ласка утъщить не можетъ: Зачъмъ же онъ сердце твое потревожить?

О нътъ! одна мысль, что слеза омрачить Тогъ взоръ несравненный, гдъ счастье горить,

Безумные бъ звуки въ груди подавила, Хоть прежде за нихъ лишь пъвца ты любила.

#### Бъ ₹.

1.

Прости! Мы не встрътимся боль, Другъ другу руки не пожмемъ; Прости! твое сердце на воль...

Но счастья не сыщеть въ другомь. Я знаю: съ порывомъ страданья Опять затренещеть оно, Когда ты услышины названье Того, кто погибъ такъ давно!

Есть звуки—значенье ничтожно,
И презръно гордой толмой.
Но ихъ позабыть невозможно:
Какъ жизнь, они слиты съ душой;
Какъ въ гробъ, зарыто былое
На див этихъ звуковъ святыхъ;
И въ міръ поймуть ихъ лишь двое,
И двое лишь вздрогнуть, отъ нихъ!
3.

Мгновеніе вмѣстѣ мы были,
Но вѣчность ничто передъ нимъ,
Всѣ чувства мы вдругъ истощили,
Сожгли поцѣлуемъ однимъ;
Прости! не жалъй безразсудно,
О краткой любви не жалъй;
Разстаться казалось намъ трудно,
Но встрѣтиться было бъ труднъй!

Слова разлуки повторяя,
Полна надеждъ душа твоя;
Ты говоришь: есть жизнь другая,
И смъло въришь ей. но я?...
Оставь страдальца! Будь покойна;
Гдъ бъ ни быль этоть міръ святой,

Двухъ жизней сердиемъ ты достойна, А миъ довольно и одной.

Тому-ль пускаться въ безконечность, Кого измучилъ краткій путь? Мена раздавитъ эта възность, И страшно здъсь миъ отдохнуть! Я схоронилъ на въкъ билое, И нѣтъ о будущемъ заботь, Земли взяла свое земное: Она назадъ не отдаетъ!...

> Она не гордой красотою Прельщаеть юношей живыхъ; Она не водить за собою Толпу вздыхателей ивмыхъ; И станъ ся-не станъ богнии, И грудь волною не встаеть, И въ ней никто своей святыни, Принавъ иъ земля, не признаеть; Однако всѣ ен движеныя, Ульюви, рачи и черты Такъ полны жизни, вдохновенья, Такъ полны чудной простогы, И голосъ душу проникаеть, Какъ вспоминанье зучинкъ дней, И сердце любить и сградаеть, Почти стыдясь любви своей.

Смъло върь тому, что въчно, Безначально, безконечно; что прошло и что настанеть, Обмануло иль обманеть. Если серяце молодое Встрътить пылкое другое, При разлукъ, при свиданът Закажи ему молчанье. Все на свътъ ръдко стало: Есть надежды—счастья мало; Незабвене, разлука, То блаженство—это мука. Если счастьемъ дорожиль ты,

Если счастьемь дорожиль ты, То зачёмъ его дёлиль ты? Цли чего не жилъ въ пустынь? Иль объ этомъ вспомииль пынт?

## Баллада.

Куда такъ проворно, жидовка младан?

Часъ угра, ты знаешь, далекъ

Потише! Распалась цъпочка златан,

И скоро спадеть башмачекъ.

Вотъ мостъ, вотъ чугунныя влъво перилы
Блестатъ отъ огни фонарей;

Блестать оть огни фонарся, Держись за нихъ кръпче, устала? интъ силы? . Воть домъ-и звонокъ у диерей...

Безмолвно жидовка у двери стоила, Какъ мраморный идоль, блёдна; Потомъ, за снурокъ потинувъ, постучала, И кто-то взглянулъ изъ окня...

109 валлада, гусаръ, на прощаніе, [новгородъ], два великана, парусь и др.

110

И страхомъ и тайной надеждой пылая, Еврейка глаза подняла: Конечно, ужасный минута такая Стольтій печали была.

Она говорила: смой ангель прекрасный, Взгляни еще разъ на меня, Избавь свою Сару отъ пытки напрасной,

Избавь отъ ножа и огня. Отець кой сказать, что законъ Моисея Любить запрещаеть тебя.

Мой другъ, я внимала отцу не блъднъя Затъмъ, что внимала—любя... И мнъ объщалъ онъ сграданья, мученья, И ноять наточилъ роковой,

И вышель... Мой другь, берегись его миценыя, Онъ будеть, какъ тэнь за тобой...

Отповскаго миснья ужасны удары, Бъги же отсюда скоръй! Тебъ не измънять уста теоей Сары Подъ хладной рукой налачей

Бъги!...» Но на ликъ, изъ окна наклоненный, Блеснулъ неожиданный свътъ... И что то сверкало въ рукъ обнаженной, И мраченъ глухой былъ отвътъ;

И тяжкое что-то на камни упало, И стонъ раздался подъ стѣной; Въ немъ все улетающей жизнью дышало

И больше, чёмъ жизнью одной!...

Поутру, толияся, народъ изумленный
Кричалъ и шенталъ объ одномъ:

Тамъ, въ домф, былъ русскій, кинжаломъ
произенный,

И женщины трупъ подъ окномъ.

## Гусаръ.

Гусаръ, ты весель и безпечень, Надъвъ свой красный доломанъ; Но знай— покой души не въченъ, И счастье на землъ— туманъ.

Крути лѣнию усъ задорный, Ты вспоминаешь стукъ пировъ: Но берегися думы черной,— Она чернъй твоихъ усовъ.

Пускай судьба тебя голубить, И страсть безумная смёшить; Но и тебя никто не любить, Някто тобой не дорожить.

Когда ты, ментикомъ блистая, Торопишь съраго коня, Не мыслитъ дъва молодая: «Онъ здъсь пробхалъ для меня» Когда ты вихремъ на сраженью Летишь, безчувственный герой,—

Ничье, ничье благословенье
Не улетаеть за тобой.
Гусары! уже-ль душа не слышить
Въ тебъ желанія любви?
Скажи мий, гді твой ангель дышеть?

Где очи милыи твои?

Молчишь—и умь твой безнадеживй, Когда полибе твой бокаль... Увы—зачёмъ оть жизни прежней Ты разомъ сердце оторваль! Ты не всегда быль тёмъ, что нынъ, Ты жилъ, ты слишкомъ много жилъ, И лишь съ послъднею святыней Ты пламень сердца схоронилъ.

И жить хочу! хочу печали, Любви и счастію на зло; Они мой умъ избаловали И слишкомъ сгладили чело. Пора, пора насмѣшкамъ свѣта Прогнать снокойствія туманъ; Что безъ страданій жизнь поэта? И что безъ бури океанъ? Онъ хочеть жить цѣною муки, Цѣной томительныхъ заботъ, Онъ покупаеть неба звуки, Онъ даромъ славы не береть.

На прощаніе. л. верещагиной.

Non, si j'en crois mon espérance, J'attends un meilleur avenir. Je serai malgré la distance Près de vous par le souvenir Errant sur un autre rivage, De loin je vous suivrai, Et sur vous si grondait l'orage, Rappelez moi, je reviendrai.

#### (Новгородъ).

Привътствуютебя, воинственных славянь Святая колыбель. Пришлець изъ чуждых странъ,

Съ восторгомы и взираль на сумрачным Черезъ которыя стольтій перемъны [стены, Безвредно протекли, гдё вольности одной Служиль тоть колоколь на баший въчевой, Который отзвониль ея уничтоженье [денье! И столько гордыхъ думъ увлекъ въ свое паскажи мий, Новгородъ, ужель ихъ больше

Ужели Волховъ твой не Волховъ прежнихъ [лътъ?

#### Два великана.

Въ шанкъ золота литого
Старый русскій великанъ,
Поджидалъ къ себъ другого
Изъ далекихъ чуждыхъ странъ.
За горами, за долами
Ужъ гремълъ о нихъ разсказъ,
И помъриться главами
Захотълось имъ хоть разъ.
И пришелъ съ грозой военной
Трехнедъльный удалецъ,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражескій вънецъ.

Но улыбкою одною Русскій витязь отвічаль— Посмотрівль, тряхнуль главою: Ахнуль дерзкій—и упаль... Но упаль онь вы дальнемь морів

но упаль онь въ дальнемъ мој На невъдомый гранить, Тамъ, гдъ буря на просторъ Надъ пучиною шумить.

Что толку жить?... Безъ приключеній И съ приключеньями—тоска Вездѣ, какъ безпокойный геній, Какъ вѣрная жена, близка! Прескучно съ шумною толною, Сидѣть за каменной стѣною, Любовь и ненависть искать, Что бъ разъ объ этомъ поболтать, Встрѣчать невольно и повеюду, Подъ гордой важностью лица, Въ мужчинъ глуцаго льстеца И въ каждой женщинѣ—Гуду. А потрудитесь разсмотрѣть— Все веселѣе умереть.

Конець! Какъ звучно это слово, Какъ много—мало мыслей въ немъ; Послъдній стонъ—и все готово, Безъ дальнихъ справокъ. А нотомъ? Истомъ васъ чинно въ гробъ положуть, И черви вашъ снелетъ обгложуть, А тамъ наслъдникъ въ добрый часъ Придавитъ монументомъ васъ, Проститъ вамъ каждую обиду По доброте дуни своей, Для пользы вашей—и перквей Отслужитъ, върно, панихиду, Которой, я боюсь сказать, Не суждено вамъ услыхать.

И если вы скончались въ върт. Какъ христіанинъ, то гранить На сорокъ лътъ, по крайней мърт, Названье ваше сохранитъ. Когда жъ стъснится ужъ кладонще, То ваше узкое жилище Разроють смълою рукой И гробъ поставять къ вамъ другой. И молча ляжетъ съ вами рядомъ Дъвица нъжная! Одна, Мила, покорна, хотъ блъдиа. Но ни дыханіемъ, ни въглядомъ Не возмутится вашъ покой— что за блаженство, Боже мой!

### Парусъ.

Бълъетъ парусъ одинокій
Въ туманъ мори голубомъ...
Что ищетъ онъ въ странъ далекой?
Что кинулъ онъ въ краю родномъ?
Играютъ волны, вътеръ свищеть,
И мачта гнется и скрипитъ...

Увы! онъ счастія не ящеть И не отъ счастія бъжать! Подъ нимъ струя свътжай замура, Надъ нимъ лучь солнца золотой; А онъ, мятежный, просить бури, Какъ будто въ буряхъ есть покой!

1833-1834.

Когда, надеждъ недоступный, Не смъя плакать и любить, Пороки юности преступной Я мниль страдавьемъ искупать; Когла былое ежечаево Очамъ пвлалося монмъ, и все, что свито и прекрасно, Отозвалося мив чужимъ-Тогда молитвой безразсудной Я полго небу докучаль, И вдругъ услышаль голось чудный: «Чего ты просишь?» онъ въщаль, «Ты низко паль, но я ль виновень? Смири страстей своихъ порывъ, Будь, какъ другіе, кладнокровенъ, Будь, какъ другіе, териъливь. Твое блаженство было ложно, Ужель мечты теб'в такъ жаль? Глупець! гдк посохъ твой дорожный? Возьми его, пускайся въ даль. Пойдены ли ты черезъ пустыню Иль городъ пышный и большой, Не обожай начью святыню, Нигдъ пріють себъ не строй! Когда тебя во имя Бога Кто пригласить на пиръ простой, Страшися мирнаго порога Коснуться грашною ногой; Смотръть привывни равнодушно. ...

Какая сладость въ мысли: я отенъ! Такъ говорять (иль думають) иные, Когда съ невъстой идуть подъ вънецъ,

Но горе имъ! — въ любви бъда изаниемъ. Толна слюнявыхъ, свверныхъ ребятишевъ Ихъ окружитъ, какъ шумныхъ пчелъ семья, и свяжетъ ихъ. — Не женитесь, друзья! Но безъ женитъбы какъ людское съмя намъ продолжать? — о томъ въ другое время!

Таинственная цьль есть у людей;
Различными невърными путями
Къ вей пдугъ вев подъ ношею страстей,
Къ ней идугъ вев со смъхомъ и слезами,
Но отстають отцы отъ сыновей.
Любовь отца не встратить той же въ сынъ

Живыя мысли все живуть въ чужбинъ, На полъ битвы или подъ окномъ, Гдв видьль онъ головку вечеркомъ И шаль, и локоть ручки бълосиъжной, Склонившейся на край окна небрежно. 

Посреди небесныхъ тълъ Ликъ луны туманной: Какъ онъ вругав и какъ онъ бълъ, Точно блинъ съ сметаной.

0.0

Кажду ночь она въ лучахъ Путь проходить млечный: Видно, тамъ, на небесахъ, Маслянина въчно!

Онъ быль въ краю святомъ, На холмахъ Палестины; Стальной его шеломъ Изсъкли сарацины. Понесъ онъ въ край святой Цвѣтущія ланнты; Вернулся онъ домой Плъшивый и избитый. Невърныхъ онъ громилъ Объими руками: Ни женъ ихъ не щадилъ, Ни малыхъ съ стариками.

Встрачаясь съ нимъ, подчасъ, Смущалися красотки: Онъ ихъ ласкалъ не разъ, Перебирая четки.

Вернулся онъ въ свой домъ Безъ славы и безъ влата; Глидить-дътей содомъ, Жена его . . . . . . . Пришибло старика....

На серебряныя шпоры Я въ раздумін гляжу; За тебя, скакунъ мой скорый. За бока твои дрожу

Наши предки ихъ не знали И, гарнуя средь степей, Толстой илегкой погонали Недоваженныхъ коней

Но, съ успъхомъ просвъщеныя, Вижето грубой старины, Введены изобратенья

Чужеземной стороны. Еъ наше время кормятъ, холятъ, Берегуть спинную честь... Прежде били-нынче колять... Что же выгодиви?-Богъ въст.!...

## Юякерская молитва.

Парю небесный! Спаси меня Отъ куртки тъсной, Какъ отъ огня. Отъ маршировки Меня избавь, Въ парадировки Меня не ставь. Пускай въ манежѣ Алёхинъ 1) гласъ Какъ можно рѣже

мелкія стихотворенія.

Тревожить насъ. Еще моленье Нрошу принять: Въ то воскресенье. Дай разрѣшенье Мив опоздать! Я, Царь всевышній. Хорошъ ужъ тъмъ, Что просьбой лишней Не надобиъ.

Въ рядахъ стояли безмолвной толцой, Когда хоронили мы друга; Лишь попъ полковой бормогалъ-и порой Ревъла осенняя выога.— Кругомъ кивера, надъ могилой святой Недвижны, въ туманћ сверкали; Уланская шапка да меть боевой На гробъ досчатомъ лежали.-И билося сердце въ груди не одно, И въ землю всв очи смотръли, Какъ булто-бы все, что ужъ ей отдано, Они у ней вырвать хотьли. Напрасныя слезы изъ глазъ не текли, Тоска ваши души сжимала, И горсть роковая прощальной земли, Унавши на гробъ, застучала. Прощай, нашъ товаришъ, не долго ты жилъ, Пъвенъ съ голубыми очами, Лишь престь деревянный себь заслужиль Да въчную память межъ нами.

#### A. A. θ .... By 2).

О ты, котораго вовуть Мошенникъ, пъяница и плутъ, Подлецъ, баранъ и мародеръ, На сей листокъ склони свой взоръ и знай: его не я одинъ, Есть подлены, которыхъ быотъ. Которымъ въ рожу всв плюють; но, униженные, они Во тымъ свои скрывають дип. А ты оплеванъ, ты и битъ, Но все хранишь свой гордый видъ. Въ жилищъ смрада и . . . Теон блистають имена; Но прилагательными ихъ Я не хочу марать свой стихъ ..

2) Относится дъ человъку, которые пенавильта въ школь. (Примья, изъ изд. Висков.).

1835.

Опять, народные витін. За дъло падшее Литвы На славу гордую Россіи Опять, шумя, возстали вы! Ужъ васъ казнилъ могучимъ словомъ Поэть, возставшій въ блескъ новомъ Отъ продолжительнаго сна, И порицанія покровомъ Одълъ онъ ваши имена.

Что это: вызовъ ли надменный, На битву бѣтеный призывъ? Иль голосъ зависти смущенной, Безсилья злобнаго порывъ? Да, хитрой зависти ехидна Васъ пожираетъ; вамъ обидна Величья нашего заря; Вамъ солица Божьяго не видно За солицемъ русскаго цара!

Давно привыкийе вънцами И уваженіемъ пграть, Вы мните грязными руками Вънецъ блестящій запятнать. Вамъ непонятно, вамъ несродно Все, что высоко, благородно; Не знали вы, что грозный щить Любви и гордости народной Отъ васъ вънецъ тоть сохранить!

Безумцы жалкіе! вы правы, Мы чужды ложнаго стыда: Такъ, нераздъльны въ дълъ славы Народъ и царь его всегда. Вельнымы власти благотворной Мы повинуемся покорно И въримъ нашему царю, И будемъ всъ стоять упорно За честь его, какъ за свою!

Но честь Россіи невредима, И вамъ, смѣясь, внимаетъ свѣтъ! Такъ въ дни воинственные Рима, Во дни торжественных в побъдъ, Когда тріумфомъ шель Фабрицій, И раздавался по столицъ Восторга благородный кликъ, Бъжаль за свътлой колесинцей Одинъ насмный клеветникъ!

1836.

Русалка.

Русаяка плыла по рекъ голубой, Озаряема полной зуной; И старалась она доплеснуть до луны Серебрястую пъну волны.

И шуми и крутись, колебала ръка Ограженныя въ ней облака; И пъла русалка-и звукъ са словъ Долегаль до крутыхъ береговъ.

И пъла русалка: «На диъ у меня Играеть мерцаніе дня; Тамъ рыбокъ златыя гуляють стада, Тамъ хрустальные есть города.

И гамъ на подушкъ изъ пркихъ несковъ, Подъ танью густыхъ тростинковъ, Спить витизь, добыча ревинной велны, Спить витизь чужой стороны.

Расчесывать кольна шелковыхъ кудрей Мы любимъ во мракъ ночей, И въ чело, и въ уста мы въ полуденный Цъловали прасавца не разъ. [часъ

Но къ страстнымъ лобзаньямъ, не знаю Остается онъ хладенъ и нъмъ; [зачъмъ, Онъ спитъ-и, склопившись на перси ко

Онъ не дышеть, не шепчеть во снъ! >

Такъ пъла русалка надъ синей ръкой, Полна непонятной тоской; И, шумно катись, колебала ръка Отраженныя въ ней облака.

## Еврейская мелодія. изъ БАЙРОНА.

Душа моя мрачна. Скорьй, півець, скорьй! Вотъ арфа золотая: Пускай персты твои, промчавшися по ней, Пробудать въ струнахъ звуки рая И, если не навъкъ надежды рокъ унесъ, Онъ въ груди моей проснутся, И, если есть въ очахъ застывшихъ капля Онъ растають и прольются. (слезъ-Пусть будеть пъснь твоя дика. Какъ мой Мић тягостны веселья звуки! [вънежъ. Я говорю тебь: я слезь хочу, ильецъ, Иль разорвется грудь отъ муки. Страданьями была упитана она; Томилась долго и безмольно; И грозный часъ насталь-теперь она полна, Какъ кубокъ смерти, яда полный.

<sup>1)</sup> Эскаяренный командирь въ юнк, школь-Алекс. Степ. Ступпевъ.

### Въ Альбомъ.

наъ вайрова-

Какъ одинокая гробница Вниманье путника зоветь, Такъ эта бладная странина Пусть милый взоръ твой привлечеть. И если посла многихъ латъ Прочтешь ты, какъ мечталъ поэтъ,

И вспомению, какъ тебя любиль онъ, То думай, что его ужъ нътъ, Что сердце здъсь похорониль онъ.

## Умирающій гладіаторъ.

J see before me the gladiator lie ... Byron.

Ликустъбуйный Римъ... торжественно гре-Рукоплесканьями широкая арена, А онъ, произенный въ грудь, безмолвно онъ

Во прахъ и крови скользять его кольна, И молеть жалости напрасно мутный взорь... Надменный временщикъ и льстецъ его, сена-Вънчають похвалой побъду и поворъ... [торъ, Что знатнымъ и толпъ сраженный гладіаторъ? Онъпрезранъ и забытъ... освистанный актеръ!

И кровь его течегь-последил мгновены Мелькають-близовъ часъ... Вотъ лучь воображенья

Сверкнулъ въ его душъ... предъ нимъ шумигь Дунай...

И родина цвътетъ-свободной жизни край; Онъ видитъ кругъ семьи, оставленной для Отца, простершаго въмъющія длани, брани, Зовущаго къ себъ опору дряхлыхъ дней... Дътей играющихъ-возлюбленныхъ дътей! Всь ждуть его назадъ съ добычею и славой... Напрасно: жалкій рабъ, онъ налъ, какъ звірь

Везчувственной толпы минутною забавой... «Прости, развратный Римъ!-прости, о край родной!»

Не такъ ли ты, о, европейскій міръ. Когда-то пламенныхъ мечтателей кумиръ, Къ могила илонишься безславной головою, Измученный въ борьбъ сомнъній и страстей, Безъ въры, безъ надеждъ-игралище дътей, Осмаянный ликующей толпою!

И предъ кончиною ты взоры обратиль Съ глубовимъ вздохомъ сожальныя На юность светлую, исполненную силь, Которую давно для язвы просвъщенья, Для гордой роскоши безпечно ты забылъ. Стараясь заглушить последнія страданья, Ты жадно слушаешь и пъсни старины, И рыцарских в времент волшебныя преданья, Насмъщливыхъ льстеновъ несбыточные сны. Къ портрету стараго гусара.

[ник. ив. Бухарову].

Смотрите, какъ летить, отвагою пылая Порой обманчива бываеть съдина: Такъ мхомъ покрытая бутылка въковая Хранитъ струю кипучаго вина.

## Къ Ник. Ив. Бухарову.

Мы ждемъ тебя, сивши, Бухаровъ. Брось царскосельскихъ соловьевъ! Въ кругу товарищей гусаровъ Обычный кубокъ твой готовъ.

Для насъ въ беседе голосистой Твой смыхъ пріятный соловыя. Намъ миль и усъ твой серебристый, И трубка плоскан твоя.

Намъ дорога твоя отвага, Огнемъ душа твоя полна, Какъ вновь раскупренная влага Въ бутылкъ стараго вина.

Стольтья прошлаго обломокъ, Межъ насъ остался ты одинъ, Гусаръ прославленныхъ потомокъ, Пировъ и битвы гражданивъ.

## Эпиграмма на Кукольникај.

Въ Большомъ театръ и сидълъ. Давали Скопина. Я слушалъ и смотрвлъ. Когда же занавъсъ при илескахъ опустилел, Тогда сказаль знакомый мев одинъ: Что, братецъ, жаль! Вотъ умеръ и Скопивъ! Ну, право, лучше оъ не родился.

#### Вътка Палестины.

Скажи мнъ, вътка Палестины: Гдъ ты росла, гдъ ты цвъла? Какихъ холмовъ, какой долины Ты украшеніемъ была?

У водъ ли чистыхъ Гордана Востока лучь тебя ласкаль? Ночной ли вътръ въ горахъ Ливана Тебя сердито колыхаль?

Молитву ль тихую читали, Иль пъли пъсни старины, Когда листы твое сплетали Солима обдине сыны?

И пальма та жива ль понынъ? Все также ль манить въ латній зной Она прохожато въ пустынъ Широколиственной главой?

Или въ разлукъ безотрадной Она увяла, какъ и ты, И дольній прахъ ложится жадьо На пожелтъвние листы?...

Пов'вдай: набожной рукою Кто въ этотъ край тебя занесъ? Парусъ, Утесъ, Русалка.

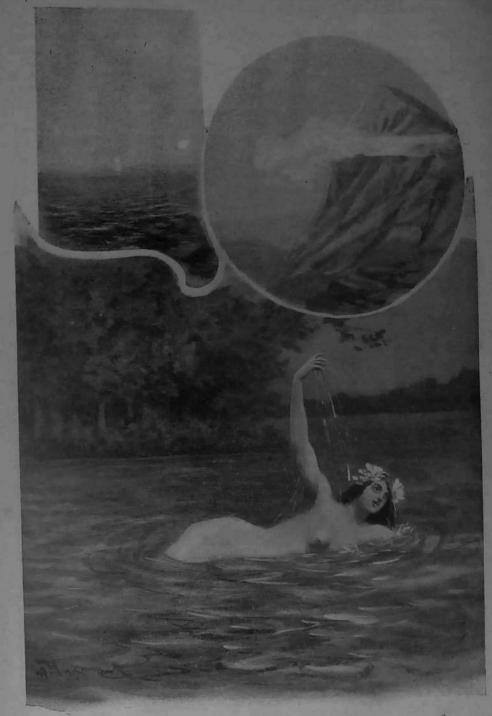

Грустиль онъ часто надъ тобою? Хранишь ты слъдъ горючихъ слезъ?

Иль Божьей раги лучшій воннь, Онъ быль, съ безоблачнымъ челомъ, Какъ ты, всегда небесъ достоинъ Передъ людьми и божествомъ?.

Заботой тайною хранима, Передъ иконой золотой Отоншь ты, вътвь Ерусалима, Святыни върный часовой!

Прозрачный сумракъ, лучъ ламиады, Кивотъ и крестъ, символъ святой... Все полно мира и отрады Вокругъ тебя и надъ тобой.

1837

## На смерть поэта.

отименье, Гесудара, отищенье, Палу въ потавът теснита: Будь сиражедания и выпади убійну, Чтобъ павнь ото въ политійние имел Тной правий судъ потомству колийства: Чтобъ видлак пладам нь пой примърть. (Иль тратедія).

Погибъ поэть-невольникъ чести, Паль, оклеветанный молвой, Съ свинцомъ въ груди и съ жаждой мести, Поникнувъ гордой головой. Не вынесла душа поэта Позора медочныхъ обидъ, Возсталь онь противъ мифній свъта Одинъ, какъ прежде-и убитъ... Убиты!! къ чему теперь рыданыя, Пустыхъ похваль ненужный хоръ И жалкій лепеть оправданья? Судьбы свершился приговоръ Не вы ль сперва такъ долго гнали Его свободный, чудный даръ И для потахи возбуждали Чуть затанвшійся пожаръ? .: Что жъ? Веселитесь: онъ мучений Послъднихъ перенесть не могъ; Угасъ, какъ свъточь, дивный геній, Уваль торжественный вынокь. Его убійца хладнокровно Навель ударь: спасеныя нъть: Пустое сердце быется ровно,-Въ рукъ не дрогнулъ пистелетъ... И что за диво? Издалека, Подобно сотив бъглецовъ, На ловлю счасты и чиновъ Заброшенъ къ намъ по волъ рока; Смъясь, онъ дерзко презпрадъ Земли чужой законъ и нравы; Не могь щадить онъ нашей славы; Не могъ понять въ сей мигъ кровавый, На что онъ руку поднималь!. И онъ погибъ, и взить могилой, Какъ тоть павець, невадомый и милый, Добыча ревности нъмой,

Восивтый имъ съ такою чудной силой, Сраженный, какъ и онъ, безжадостной рукой. Зачёмъ отъ мирныхъ нёгъ и дружбы просто-

Вступиль онь вы этогь світь, вынастливый

Для сердца вольнаго и иламенных страстей? Зачамь онь руку даль влевенникамь безбожнымь,

Зачень поверпль онь словань и леканс

Онъ, съ юныхъ лъть постигнувній людей? И, прежній снявъ въновъ, другой въновъ, терновый,

Увитый лаврами надёли на него; Но иглы тайных сурово Язвили славное чело; Огравлены его послёдийи миновенья Коварнымъ шепотомъ безлувственныхъ не-

П умерь онь сь глубовой жаждой миены, Сь досадой тайною обмануныхь надежды Замолили звуки дивиных цізсень, Не раздаваться имъ оплъ; Пріють пъвиа угрюмь и тіссень П на устахъ его печать.

А вы, надменные потомки Поврстной подлостью прославленныхъ ст-Патою рабскою поправшіе обломки (цовъ. Игрою счасти обиженных редовы! Вы, жаднею телней стоящіе у трона, Свобеды, Гевіп и Славы палачи! Тантесь вы подъ сънию закона: Предъ вами судъ и правда, -- все молчи!... Но есть, есть Божий судь, наперсники раз-Есть грозный судь: онь вдеть; [врага! Онъ недоступенъ звону злата, И мысля, и дёла онъ знаеть напередъ. Тогда напрасно вы прибъгнете къ злосло-Оно вамъ не поможетъ вновь, И вы не смоете всей вашей черной кровию Поэта праведную провы.

Узнинъ.

Отворите мий темницу,
Дайте мий станье дна,
Черноглазую діквицу,
Черногриваго коня.
И красавниу младую
Прежде сладко ноцілую,
На коня потомъ вскому,
Въ степь какъ віктерь улечу.
Но окно тюрьмы высоко;
Дверь тяжелая съ замкомъ;
Черноокая далеко
Въ нышномъ теремі своемъ;
Добрый конь въ зеленомъ політ

Безъ узды, одинъ, по волъ Скачеть весель и пгривъ, Хвость по вътру распустивъ. Одинокъ и-нътъ отрады: Станы годыя кругомъ; Тускло свътить лучь дамиады Умирающимъ огнемъ; Только слышно: за дверими Звучномървыми шагами понгон анишит да атидоХ Безотектный часовой.

119

#### Желаніе. <sup>1</sup>).

Отворите май темпицу, Лайте инв сілике дин. Черноглавую давицу, Черпогривате коня! Дайте разъ по синю поло Прославать на томъ конъ; Дайте разъ на жизнь и волю, Кака на чуждую мнв долю, Посмотрыть поближе миь. Дайте мик челнокъ досчатий Съ полустившею свамьей, Парусь серый и коспатый, Ознавомленный съ грозой. Я тогда пущуся въ море, Беззаботень и одинь; Разгуляюсь на просторѣ И потемусь въ буйномъ споръ Съ дикой прихотью пучинь; Дайте инв дворець высовій И кругомъ велений садъ, Чтобъ нь тыни его широкой Зрвяв антарный виноградь. Чтобъ фонтань, не умолкая, Въ залъ мранориомъ журчаль, И меня, въ мечтаньяхъ рал, Хладной пылью орошая. Усинавль и пробуждаль ...

#### Сосвдъ.

Кто бъ ни быль ты, печальный мой со-

Люблю тебя, какъ друга юныхъ лётъ, Теби, товарищъ мой случайный, Хоти судьбы коварною игрой Павъки мы разлучены съ тобой: Станой теперь, - а посла тайной.

Когда зари румяный полусвыть Въ овно тюрьмы прощальный свой привътъ Мић, умирая, посылаетъ, И опершись на звучное ружье, Нашъ часовой, про старое житье Мечгая, стоя засыщаеть,

Тогда, чело склонивъ къ сырой стънъ, Я слушаю-и въ мрачной тишинъ Твон напъвы раздаются О чемъ онн-не знаю, но тоской Исполнены, и звуки чередой, Какъ слезы, тихо льются, льются И лучшихъ лътъ надежды и любовь —

Варіанть къ предыдущему стихотворенію.

Въ груди моей все оживаетъ вновъ И мысли далеко несутея, И полонъ умъ желаній и страстей, И кровь кинить-и слезы изъ очей, Какъ звуки, другъ за другомъ льются.

Я не хочу, чтобъ свътъ узналъ Мою таинственную повъсть, Какъ и любиль, за что страдалъ: Тому судья линь Богь да совъсть.

Имъ сердце въ чувствахъ дасть отчеть У нихъ попросить сожальныя-И пусть меня накажеть Тоть, Кто изобраль мои мученыя.

Укоръ невъждъ, укоръ людей Души высокой не печалить; Пускай шумить волна морей-Утесъ гранитный не повалить.

Его чело межъ облаковъ; Онъ двухъ стихій жилець угрюмый, И, кромъ бури да громовъ, Онъ никому не ввърить думы.

Не смъйся надъ моей пророческой тосков Я зналь-ударь судьбы меня не обойдеть, Я зналь, что голова, любиман тобою, Съ твоей груди на плаху перейдеть. Я говориль тебь: ни счастія, ни славы Мив вы мірв не найти. Настанеть чась И я паду-и хитрая вражда (кровавый, Съ улыбкой очернить мой непоцектний ге-И и погибну, безъ следа Моихъ надеждъ, моихъ мученій... Но я безъ страха жду довременный конень; Давно пора мнъ мірь увидъть новыя, Пускай толпа растоичеть мой вънецъ, Вънецъ пъвца, вънецъ терновый, Пускай! я имъ не дорожилъ!

#### Бородино.

«Скажи-ка, дадя, въдь не даромъ Москва, спаленная пожаромъ, Французу отдана? Въдь были жъ схватки боевыя? Да, говорять, еще какія! Не даромъ номнить вся Россія Про день Бородина!» —Да, были люди въ наше время, не то что имифинее племя: Богатыри-не вы! Плохая имъ досталась доля: Немногіе вернулись съ поля. Не будь на то Господня воля, Не отдали бъ Москвы!

Мы долго, молча, отступали. Лосадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что жъ мы? На зиминя квартиры? Не смъють что ли командиры Чужіе изорвать мундпры О русскіе штыки?» II вотъ нашли большое поле:

Есть разгуляться гдѣ на волъ! Построили редуть. У нашихъ ушки на макушкъ!

чуть утро осветило пушки И лъса синія верхушки-

Французы туть-какъ-туть. Забиль зарядь и въ пушку туго, И думаль: угощу я друга!

Постой-ка, брать мусью! Что туть хитрить, пожалуй къ бою; Ужъ мы пойдемъ лемить стъною, Ужъ постоимъ мы головою

За родину свою! Лва дил мы были въ перестрълкъ. Что толку вы этакой бездальть?

Мы ждали третій день. Повсюду стали слышны ръчи: «Пора добраться до картечи!» И воть на поле грозной стчи

Почная пала тънь. Прилегъ вздремнуть я у лафета, И слышно было до разсвъта,

Какъ ликовалъ французъ. Но тихь быль нашь бивакъ открытый: Бто киверъ чистилъ весь избитый, Кто штыкъ точилъ, ворча сердито,

Кусая длинный усъ. И только небо засвътилось-Все шумно вдругъ зашевелилось,

Сверкнуль за строемъ строй Полковникъ нашъ рожденъ былъ хватомъ Слуга парю, отенъ солдатамъ... Да, жаль его: сраженъ будатомъ,

Онъ синтъ въ землѣ сырой. И молвилъ овъ, сверкнувъ очами: «Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте жъ подъ Москвой, Какъ наши братья умирали!» и умереть мы объщали, И клатву върности сдержали Мы въ Бородинскій бой.

Ну-жъ быль денекъ!.. Сквозь дымъ легучій Французы двинулись, какъ тучи,

И все на нашъ редуть. Уланы съ пестрыми значками, Драгуны съ конскими хвостами-Већ промелькнули передъ нами,

Всъ побывали туть. Вамъ не видать такихъ сраженій ... Носились знамена, какъ тъни,

Въ дыму огонь блестьлъ, Звучаль булать, картечь визжала, Рука бойцовъ колоть устала, И ядрамъ продетать мѣшала Гора кровавыхъ тъль. Изведаль врагь въ тогь день немало. Что значить русскій бой удалый, Нашъ рукопашный бой! Земля тряслась, какъ наши груда; Смъщались въ кучу кони, люди, И залны тысячи орудій Слидись въ протяжный вой... Вотъ смерклось. Были всѣ готовы Заутра бой затель новый И до конца стоять.. Вотъ затрещали барабаны, И отступили басурманы. Тогда считать мы стали раны, Па, были люди въ наше время, Могучсе, лихое илеми: Богатыри-не вы! Плохая имъ досталась доля: Пемногіе вернулись съ поля. Когда бъ на то не Божья воля,

Не отвали бъ Москвы!

Разстались мы; но твой портреть Я на груди моей храню; Какъ байдный призравъ лучшихъ льтъ, Онъ душу радуеть мою.

И новымъ преданный страстамъ, Я разлюбить его не могъ: Такъ храмъ оставленный-все храмъ, Кумиръ поверженный-все Богы!

## Молитва странивка.

Я, Матерь Божія, нынь съ молитеою Предъ твоимъ образомъ, яркимъ сіяніемъ, Не о спасенія, не передъ битвою, Не съ благодарностью иль покаяніемъ,

Не за свою молю душу пустынную, За душу странника въ свъть безроднаго; Но и вручить хочу дъву невинную Теплой заступница міра холоднаго.

Окружи счастісмъ душу достойную, Дай ей сопутниковъ, полныхъ винманія, Молодость свътлую, старость покойную, Сердцу незлобному мирь упованія.

Срокъ ли приблизится часу прощальному Въ утро ли шумное, въ ночь ли безгласную, Ты воспріять пошли ять ложу печальному Лучшаго ангела душу прекрасную.

Когда волнуется желтьющая нива, И свежий льсъ шумить при звука вытерка, И прачется въ соду малиновая слива Подъ тъвкао сладостной зеленаго листка;

125

Когда, росой обрызганный душистой, Румянымъ вечеромъ, иль утра въ часъ златой, Изъ-подъ куста мнъ ландышъ серебристый Привътливо киваетъ головой;

Привытально прина ключь играеть по оврагу И, погружая мысль въ какой-то смутный Лепечеть мит таинственную сагу [сонъ, Про мирный край, откуда мчится онъ—

Тогда смиряется души моей тревога, Тогда расходятся морщины на чель, И счастье я могу постигнуть на земль, И въ небесахъ я вижу Бога....

## Гусару-поэту.

A. A. H-BY.

Росписку просишь ты, гусарь,—
Я получиль твое посланье;
Родилось въ сердив упованье,
И легче сталь судьбы ударъ;
Твои илжинтельны картины
И дерзкой списаны рукой;
Въ твоихъ сгихахъ есть запахъ винный,
А рифмы льются

грязная свобода
Тебя въ пророки избрала;
Давно для глазъ твоихъ природа
Покровъ обманчивый сняла;
Чуть тронень ты жезломъ волшебнымъ
Хоть отвратительный предметъ,
Стихи авучатъ ключемъ цълебнымъ,
И люди шенчутъ: онъ поэтъ!

Такъ нъкогда въ степи безводной
Премудрый пастырь Ааронъ
Услыналъ плачъ и вопль народный,
И жезлъ священный поднялъ онъ;
И на челъ его угрюмомъ
Надежды лучъ блеснулъ живой,
И тронулъ камень онъ нъмой,
И брызнулъ ключъ съ привътнымъ шумомъ
Новорожденною струей.

#### Ребенку.

ВЪ АЛЬБОМЪ АРЕ, ПАВЛ. ПЕТРОВУ.

Ну, что скажу тебѣ и спросту? Мнѣ не съ-руки хвала и лесть: Дай Богъ тебѣ побольше росту— Другія качества всѣ есть.

#### Казбеку.

Спѣша на сѣверъ издалека,
Изъ теплыхъ и чужихъ сторонъ,
Тебѣ, Казбекъ, о стражъ Востока,
Принесъ я—странникъ—свой покловъ.
Чалмою бѣлою отъ вѣка
Твой лобъ наморщенный увитъ,
И гордый ропотъ человѣка
Твой гордый миръ не возмутитъ.
Но сердиа тихаго моленье

Да отнесуть твои скалы Въ надзвъздный край, въ твое владънье Къ престолу въчному Аллы.

Молю, да снидеть день прохладный На знойный доль и пыльный путь, Чтобъ мнт въ пустынт безотрадной На камит въ полдень отдохнуть;

Молю, чтобъ буря не застала, Гремя въ нарядъ боевомъ, Въ ущельъ мрачнаго Дарьяла Меня съ измученнымъ конемъ.

Но есть еще одно желанье... Боюсь сказать... душа дрожить... Что... если я со дня изгнанья Совсимъ на родинь забыть!

Найду ль тамъ прежнія объятья? Старинный встрѣчу ли привѣть? Узнають ли друзьи и братьи Страдальца послѣ многихъ лѣть?

Или, среди могить холодныхъ, Я наступлю на прахъ родной Тъхъ добрыхъ, пылкихъ, благородныхъ, Дълившихъ молодость со мной?

0! если такъ... своей метелью, Казбекъ, засынь мени скоръй, И прахъ бездомный по ущелью Безъ сожалънія развъй!

#### Кипжалъ.

Люблю тебя, булатный мой кинжаль, Товарищь свътлый и холодный. Задумчивый грузинъ на месть тебя ковал, На грозный бой точиль черкесь свободный.

Лилейная рука тебя мий поднесла Въ знакъ памяти, въ минуту разставаныя, И въ первый разъ не кровь вдоль по тебъ текла,

Но свётлая слеза—жемчужина страданыя. И черные глаза, остановясь на мий, Исполнены таинственной печали, Какъ сталь твоя при трепетномъ огий, То вдругь тускийли, то сверкали.

Ты данъ мит въ спутники, любви 33логъ нѣмой, И страннику въ тебъ примъръ не безпе-

да, и не измънюсь и буду твердъ дуной, Какъ ты, какъ ты, мой другъ желѣзный.

Она пость—и звуки тають, Какъ ноцьдун на устахь; Глядигь—и небеса играють Въ ея божественныхъ глазахъ; Идегь ли—вст ея движенья, Пль молвить слово—вст черты Такъ полны чувства, выраженья, Такъ полны дивной простоты!

Какъ небеса, твой взоръ блистаетъ Эмалью голубой; Бакъ поцёлуй, звучить и таеть Твой голосъ молодой. За звукъ одинъ волшебной рѣчи, За твой единый взглядъ Я радъ отдать красавца съчи-Грузинскій мой булать... И онъ порою сладко блещеть, Заманчиво звучить; При звукъ томъ душа трепещетъ, И въ сердцъ кровь кинитъ. Но жизнью бранной и мятежной Не тышусь я съ тъхъ поръ, Какъ услыхалъ твой голосъ нъжный И встрътилъ милый взоръ!

Гляжу на будущность съ боязнью, Гляжу на прошлое съ тоской, И какъ преступникъ передъ казнью, Ищу кругомъ души родной!. Придеть ли въстникъ избавленья Открыть миѣ жизни назначенье, Цъль упованій и страстей, Повъдать, что миѣ Богъ готовилъ, Зачъмъ такъ горько прекословилъ Надеждамъ юности моей?

Землѣ я отдалъ дань земную Любви, надеждъ, добра и зла. Начать готовъ я жизнь другую... Молчу и жду... Пора пришла... Я въ мірѣ не оставлю брата; И тьмой, и холодомъ объята Душа усталая моя: Какъ ранній плодъ, лишенный сока, Она увяла въ буряхъ рока Подъ знойнымъ солицемъ бытія.

#### 1838.

#### Поэтъ.

Отдёлкой золотой блистаеть мой кинжаль:

Клинокъ надежный, безъ порока;

Булатъ его хранитъ таинственный закаль—
Наслёдье браннаго Востока.

Найзднику въ горахъ служилъ онъ много
Не зная платы за услугу;
Не по одной груди провелъ онъ страшный
И не одну прорваль кольчугу. [слёдь
Забавы онъ дълилъ послушнъе раба;
Звенълъ въ отвътъ ръчамъ обиднымъ;
Въ тъ дни была бъ ему богатая ръзьба
Нарядомъ чуждымъ и постыднымъ.
Онъ взятъ за Терекомъ отважнымъ казакомъ
На хладномъ трупъ господина,

Игрушкой золотой онъ блещеть на стана-Увы! безславный и безвредный! Никто привычною, заботливой рукой Его не чистить, не ласкаеть, И надписи его, молись передъ зарей, Никто съ усердьемъ не читаетъ. Въ нашъ въкъ изнъженный не такъ ли ты. Свое утратилъ назначенье, [поэтъ, На злато промънявъ ту власть, которой свъть Внималь въ немомъ благоговенье? Бывало, мфрини звукъ твоихъ могучихъ Воспламеняль бойца для битвы; [словъ Онъ нуженъ быль толив, какъ чаша для ин-Какъ опијамъ въ часы молитвы. [ровъ Твой стихъ, какъ Божій духъ, носидся надъ И отзывъ мыслей благородныхъ [толной Звучаль, накъ колоколь на башив въчевон Во дви торжествъ и обдъ народныхъ, По скученъ намъ простой игордый твой языкъ, Насъ тъщатъ блёстки и обманы; Какъ ветхая краса, нашъ ветхій міръ привынь Морщины прятать подъ румины... Просненься ль ты опять, осмъянный про-

И долго онъ лежалъ, заброшенный потомъ,

Теперь родныхъ ноженъ, добитыхъ на войнъ,

Лишенъ героя спутникъ бълный;

Въ походной давив арманина.

Проснешься ль ты опять, осмъянный про-Пль викогда, на голосъ мщенья, [рокъ, Пзъ золотыхъ ноженъ не вырвень свой кли-Покрытый ржавчиной презръчья? [нокъ.

## Дума.

Печально я глажу на наше покольные!
Его грядущее—иль пусто, иль темно;
Межь тъмъ подъ бременемъ познанья и соВъ бездъйствій состарится оно. [мижнья,
Богаты мы, едва изъ колыбели,
Опибками отцовъ и поздинмъ ихъ умомъ,
II жизнь ужъ насъ томить, какъ ровный путь
безъ цъле,

Какъ пиръ на праздникѣ чужомъ.
Къ добру и злу постыдно равнодушны,
Гъ началъ поприща мы винемъ безъ борьбы;
Передъ опасностью позорно-малодушны,
и передъ властію презрънные рабы.
Такъ тощій плодъ, до временя созрѣлый,

Такъ тощій плодъ, до времени созрыван, Пи вкуса нашего не радуп, ни глазъ, Висить между цвътовъ, пришлецъ осиротълый,

И часъ ихъ красоты—его паденъи часъ!
Мы изсушили умъ наукою безилодной,
Тан завистливо отъ ближнихъ и друзей
Надежды лучийя и голосъ благородный
Невъріемъ осмълнныхъ страстей.

Невъріемъ осмъянных в страсавденья, Едва касались мы до чаши наслажденья, Но юныхъ силь мы тъмъ не сберегли; Изъ каждой радости, болся пресыщенья,

Мы лучшій сокъ навъки извлекли. Мечты поэзін, созданія пекусства [велять, Восторгомъ сладостнымъ пашть умъ не шеМы жадво бережемъ въ груди остатокъ чувства-

Зарытый скупостью и безнолезный кладъ И ненавидимъ мы, и любимъ мы случайно, Ничемъ не жертвун ни злобе, ни любви. И парствуеть вы душь какой-то холодъ

Когда отонь кипить въ крови. Гтайный, И предковъ скучны намъ роскопныя забавы, Ихъ добросовъстный, ребяческій разврать; И въ гробу мы сиъщимъ безъ счастья п

Гляда насмъщливо назадъ. [безъ славы, Толной угрюмою и споро позабытой Падъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слъда, Не бросивния въкамъ ни мысли плодовитой,

Ни геніемъ начатаго труда. II прахъ нашъ, съ строгостью судьи и гражданина,

Потомокъ оскорбить презрительнымъ сти-Насмёшкой горькою обманутаго сына хомъ, Надъ промотавнимся отномъ.

## Жъ М. Н. Цейдлеру.

[экспромть].

Русскій идмець білокурый Бдеть въ дальнюю страну, Гдв посматые гауры Вновь затьяли войну. Вдеть онъ, томимъ печалью, На могучій пиръ войны; Но иной, не бранной сталью, Мысли зоноши полны

#### 1839.

#### Пе вырь себъ.

Que nous tent après tout les v legires abels De tous cos churiat ns. qui donnent de la voix. Les marchands de pathes ties tarsours d'emphase kt teut les baladins, qui dansent sur la phrase? A. Barbier. (Prologue).

Не върь, не върь себъ, мечгатель молодой, Какъ язвы бойся вдохновенья... Оно-тажелый бредъ души твоей больной,

Иль плънной мысли раздраженье. Вь немъ признака небесъ напрасно не ищи То кровь кипить, то силь избытокъ!

Скоръе жизнь свою въ заботахъ истоща, Раздей отравленный напитокъ!

Случится ли тебь въ завътный, чудный мигь Открыть въ душт давно-безмоленой Еще невідомый и діветвенный родинкъ,

Простыхъ и сладкихъ звуковъ полный-Не вслушивайся въ нихъ, не предавайся имъ,

Набрось на нихъ покровъ забвенья: Стихомъ размъреннымъ и словомъ ледянымъ Не передашь ты ихъ значенья, Закрадется ль нечаль въ тайникъ души твоей,

Зайдеть ль страсть съ грозой и выо-

не выходи тогда на шумный пиръ людей Съ своею бъщеной подругой; Не унижай себя. Стыдися торговать

То гитвомъ, то тоской нослушной, II гной душевных ранъ надменно выставлять На диво черни простодушной.

128

Какое дьло намъ, страдалъ ты или иътъ? На что намъ знать твои волненья,

Надежды глуныя первоначальныхъ льть, Разсудка злыя сожальнья?

Взгляни: передъ тобой играючи идетъ Толна дорогою привычной:

На линахъ праздничныхъ чуль виден в слъдъ

Слезы не встрътник неприличной, А между тамъ изъ вихъ едва ли есть одинъ. Тажелой пыткой не изматый,

До преждевременных в добравнийся морщань Безъ преступленья иль утраты!...

Поварь: для вихъ сманонъ твой плачь п твой укоръ

Съ своимъ напъвомъ заучениымъ. Какъ разрумяненный трагическій актерь, Махающій мечемъ картоннымъ...

#### Три пальны.

#### ROCTOTHOE CEACARIE.

Въ песчаныхъ степяхъ аравійской земля Три гордыя пальмы высоко росли. Родникъ между ними изъ почвы безплодной, Журча, пробивался волною холодной, Хранимый, подъ сънью зеленыхъ листовъ, Отъ знойныхъ дучей и летучихъ несковъ

И многіе годы неслышно прошли; Но странения усталый, изъ чуждой земли. Нылающей грудью во влагь студеной Еще не склонялся подъ кущей зеленой. И стали ужъ сохнуть отъ знойныхъ лучей Роскошные листья и звучный ручей,

И стали три пальмы на Бога роштать: На то-ль мы родились, чтобъ здась увидать? Безъ пользы въ пустыне росли и цвели мы, Колеблемы вихремъ и зноемъ налимы, Ни чей благосклонный не радуя взоръ?... Не правъ твой, о небо, святой приговоръ!...»

И только замолили — въ дали голубон Столбомъ ужъ кругился песокъ золотой, Звонковъ раздавались нестройные звуки, Пестрали коврами новрытые выюки, И шель, полыхансь, какъ въ морф челнокъ, Верблюдь за верблюдомъ, варывая несокъ.

Мотаясь, вискли межъ твердыхъ горбовъ Узорныя полы походныхъ шатровъ; Ихъ смуглыя ручки порой подымали, И черныя очи отгуда сверкали... II, станъ худощавый къ лукъ наклоня, Арабъ горячилъ вороного коня.

И конь на дыбы подымался порой, И прыгаль, какъ барсъ, пораженный стрълой;



Въ песчаныхъ степяхъ аравійской вемли Три гордыя пальмы высоко росли.

И бълой одежды прасивыя свладви По илечамъ фариса вились въ безпорядвъ; И, съ прикомъ и свистомъ несясь по песку, Бросалъ и ловилъ онъ копье на скаку

Воть къ пальмамъ подходитъ, шумя, кара-Въ тъни ихъ весслый раскинулся станъ. [ванъ; Кувшины, звуча, налилися водою, И, гордо кивая махровой главою, Привътствуютъ пальмы нежданныхъ гостей, И шедро поитъ ихъ студеный ручей.

Но только-что сумракъ на землю упаль, По корнямъ упругимъ топоръ застучалъ, И нали безъ жизни питомцы стольтій! Одежду ихъ сорвали малын дъти, Изрублены были тъла ихъ потомъ, И медленно жгли ихъ до утра огнемъ.

Когда же на западъ умчался туманъ, Урочный свой нуть совершалъ караванъ; И слъдомъ печальнымъ на почеъ безплодной Видиълся лишь пепелъ съдой и холодный; И солице остатки сухіе дожгло, А вътромъ ихъ въ степи потомъ разнесло.

И нынъ все дико и пусто кругомъ—
Ие шепчутся листья съ гремучимъ ключемъ:
Напрасно пророка о тъни онъ проситъ—
Его лишь песокъ раскаленный заноситъ,
Ла коршунъ хохлатый, степной нелюдимъ,
Добычу терзаетъ и щиплетъ надъ нимъ.

#### Молитва.

Въ минуту жизни трудную, Тъснится ль въ сердце грусть, Одну молитву чудную Твержу я наизусть. Есть сила благодатная Въ созвучья словъ живыхъ, И дышегъ непонягная, Святая прелесть въ нихъ. Съ души какъ бремя скатится, Сомнънье далеко— И върится, и плачется, И такъ легко, легко...

## Дары Терека.

Терекъ воетъ, дикъ и злобенъ, Межъ утесистыхъ громадъ, Бурѣ илачъ его подобенъ, Слезы брызгами летятъ. Но, по степи разбъгаясь, Онъ лукавый принялъ видъ, И, привътливо ласкаясь, Мерю Касию журчитъ:
«Разступись, о старецъ-море, Дай пріютъ моей волнъ! Погулялъ и на просторъ, Отдохнуть пора бы мнъ. Я родился у Казбека. Вскормленъ грудью облаковъ,

Съ чуждой властью человъка Въчно спорить быль готовъ. Я, сынамъ твоимъ въ забаву, Разорилъ родной Дарьялъ, И валуновъ имъ, на славу, Стадо цълое пригналъ.»

Но, склонясь на мягкій берегь, Каспій стихнуль, будто спять, ІІ опять, ласкаясь, Терекь Старцу на ухо журчить:

«Я приветь тебь гостинены! То гостинень не простой: Съ поли битвы кабардинень, Кабардинень удалой.

Онъ въ кольчугъ драгодънной, Въ налокотникахъ стальныхъ: Изъ корана стихъ священный Писанъ золотомъ на нихъ. Онъ угрюмо сдвинулъ брови, И усовъ его кран Обагрила знойной крови Влагородная струк; Ваоръ открытый, безотвѣтный, Нолонъ старою враждой; Но затылку чубъ завътный Въется черною космой.

По, скловась на магній берегь, Каспій дремлеть и молчить; ІІ, волнуясь, буйный Терекъ Старцу снова говорить:

«Слушай, дада: даръ безцънный! Что другіе вев дары? Но его отъ всей вселенией Я танать до сей норы. И примчу къ теба съ волнами Трунъ кавачки молодой, Съ темно-батаными плечами, Съ свътло-русою косой. Грустенъ ликъ ен туманный, Взоръ такъ тихо, сладко синтъ, А на грудь изъ малой раны Струйка адан бъжить. По красоткъ-молодинъ Не тоскуеть надъ ръкой Лишь одинъ во всей станиць Казачина гребенской.

Осъдлать онъ пороного,
И въ горахъ, въ ночномъ бою,
На кинжалъ чеченца злого
Сложить голову свою.
Замолчать потокъ сердитый,
И надъ нимъ, какъ сиъгъ бълъ,
Голова съ посой размытой,
Колыханся, всильна.

И старикъ во блескъ властл Всталъ, могучій какъ гроза, И одълись влагой страсти Темно-синіе глаза.

Онъ взыграль, веселья полный, И въ объятія свои Набъгающія возны Правиль съ ропотомъ любии.

#### Памяти

## АЛЕКСАНТРА ИВАНОВИЧА ОДОЕВСКАТО.

1.

Я зналь его: мы странствовали съ нимъ Въ горахъ Востока, и тоску изгнанья Дълнаи дружно; но къ полямъ роднымъ Вернулся и, и время испытанья Промчалося законной чередой; А онъ не дождался минуты сладкой: Подъ бъдною походною палаткой Бользнь его сразила, и съ собой Въ могилу онъ унесъ летучій рой Еще неэрълыхъ, темныхъ вдохновеній, Обманутыхъ надеждъ и горькихъ сожальній!

Онъ былъ рожденъ для нихъ, для тъхъ надеждъ,

Поэзін и счастья... Но, безумный—
Изъ дътскихъ рано вырвался одеждъ
И сердце бросилъ въ море жизни шумной,
И свътъ не пощадилъ, и Богъ не спасъ!
Но до конца, среди волненій трудныхъ.
Въ толиъ людской и средь пустынь без-

Въ немъ тихій иламень чувства не угасъ: Онъ сохранилъ и блесвъ лазурныхъ глазъ, И звонкій дътскій смъхъ, и ръчь живую, И въру гордую въ лодей и жизнь иную.

Но онь погибъ далёко отъ друзей...
Миръ сердцу твоему, мой милый Саша!
Покрытое землей чужихъ полей,
Пусть тихо спитъ оно, какъ дружба наша
Въ нёмомъ кладбищё памяти моей!
Ты умеръ, какъ и многіе, безъ шума,
Но съ твердостью. Тапиственная дума
Еще блуждала на челё твоемъ,
Когда глаза закрылись въчнымъ сномъ;
И то, что ты сказалъ передъ кончиной,
Пзъ слушавшихъ тебя не понялъ ни единый ...

Н было ль то—привътъ странъ родной, Пазванье ли оставленнаго друга, Или тоска по жизни молодой, Иль, просто, крикъ послъдняго недуга, Кто скажетъ намъ?.. Твоихъ послъднихъ Глубокое и горькое значенье [словъ Потеряно. Дъла твои, и миънья, И думы—все исчезло безъ слъдовъ, Какъ легкій паръ вечернихъ облаковъ: Едва блеснутъ, ихъ вътеръ вновь уносить— Куда они? зачъмъ? откуда?—кто ихъ спросить...

5. П послѣ ихъ на небѣ нѣтъ слѣда, Какъ отъ любви ребенка безнадежной, Какъ отъ мечты, которой никогда Онъ не ввѣрялъ заботамъ дружбы нѣжной... Что за нужда? Пускай забудетъ свѣтъ

Столь чуждое ему существованье:
Зачкиъ тебъ вънцы его вниманья
и тернія пустыхъ его клеветь?
Ты не служиль ему. Ты съ юныхъ лѣтъ
Коварныя его отвергнуль цъпи:
Любилъ ты моря шумъ, молчанье синей
степи—

6.

И мрачныхъ горъ зубчатые хребты...
И, вкругъ твоей могилы неизвъстной, Все, чъмъ при жизни радовался ты, Судьба соединила такъ чудесно: Нъмая степь синъетъ, и вънцомъ Серебрянымъ Кавказъ ее объемлетъ; Надъ моремъ онъ, нахмурясь, тихо дремлетъ, Какъ великанъ склонившись надъ щитомъ, Разсказамъ волят кочующихъ внимая, А море Черное шумитъ, не умолкая.

#### [Казотъ].

Па буйномъ пиршествъ задумчивъ онъ сидълъ,

Одинъ, покинутый безумными друзьями, И въ даль грядущаго, закрытую предъ нами, Духовный взоръ его смотрълъ.

И помню я, исполнены печали, Средь звона чашъ, и криковъ, и рѣчей, И пѣсенъ праздничныхъ, и хохота гостей, Его слова пророчески звучали.

Онъ говорилъ: «Ликуйте, о друзья! Что вамъ судьбы дряхлъющаго міра? Надъ вашей головой колеблется съвира, Но что жъ?.. изъ васъ одинъ ее увижу я..

#### Къ Гр. Эм. Кар. Мусиной-Пушкиной.

[РОЖД. ШЕРИВАЛЬ].

Графиня Эмилія
Бълъе, чъмъ лилія,
Стройнъй ел таліи
На свътъ не встрътится,
И небо Италія
Въ глазахъ ел свътится;
Но сердце Эмилін
Подобно Бастиліи

## (На рожденіе сына у А. А. Лопухина).

Ребенка милаго рожденье
Привътствуеть мой запоздалый стяхъ.
Да будеть съ нимъ благословенье
Всъхъ ангеловъ небесныхъ и земныхъ!
Да будеть онъ отца достоинъ;
Какъ мать его, прекрасенъ и любимъ;
Да будеть духъ его спокоенъ
И въ правдъ твердъ, какъ Божій херувимъ
Пускай не знаеть онъ до срока
Ни мукъ любви, ни славы жадныхъ думъ
Пускай глядить онъ безъ упрека

На ложный блескъ и ложный міра шумъ; Пускай не ищеть онъ причины Чужимъ страстямъ и радостямъ своимъ, И выйдеть онъ изъ свътской тины Душою бълъ и сердцемъ невредимъ!

### 1840.

#### Первое января.

Какъ часто, пестрою толною окруженъ, Когда передо мной, какъ будго бы сквозь При шумъ музыки и пляски, [сонъ, При дикомъ шепотъ затверженныхъ ръчей, Мелькаютъ образы бездушные людей— Приличьемъ стянутыя маски;

Когда касаются холодныхь рукъ монхъ, Съ небрежной смълостью, красавиць город-Павно-безтренетныя руки— [скихъ

Наружно погружась въ ихъ блескъ и суету, Ласкаю и въ душъ старинную мечту,

Погибшихъ лъгъ святые звуки
И, если какъ нибудь на мигъ удастся мнъ
Забыться, паматью къ недавней старинъ
Лечу я вольной, вольной птицей;

Лечу и вольной, вольной изиск,
И вижу я себя ребенкомъ; и кругомъ
Родныя все мъста: высокій барскій домъ
И садъ съ разрушенной теплицей;

И садъ съ разрушенной теплица, Зеленой сътью травъ подернутъ спящій прудъ,

А за прудомъ село дымител—и встають Вдали туманы надь полями. Въ аллею темную вхожу и; сквозь кусты Глядитъ вечерий лучъ, и желтые листы

Шумять подъ робинии шагами. И странная тоска теснить ужъ грудь мою: Я думаю объ ней, я илачу и люблю,

Люблю мечты моей созданье Съ глазами полными дазурнаго огня, Съ улыбкой розовой, какъ молодого дня

За рощей первое сілнье. Такъ, царства дивнаго всесильный господинъ, Я долгіе часы просиживаль одинъ,

Подъ бурей тагостныхъ сомивній и страстей, Какъ свёжій островокъ безвредно средь морей

Певтеть на влажной ихъ пустынъ Когда жъ, опомнившись, обманъ я узнаю, И шумъ толны людской спугнеть мечту мою,

На праздникъ незванную гостью, О, какъ мит хочется смутить веселость ихъ, и дерзко бросить имъ въ глаза желъзный Облитый горечью и злостью!... [стихъ,

## Казачья колыбельная ивсия.

Спи, младенецъ мой прекрасный, Баюшки-баю. Тихо смотрить мъсяцъ ясный Въ кольбель твою. Стану сказывать я сказки, Пъсенку спою: Ты жъ дреман, закрывши глазки, Баюшки-баю. По камнямъ струится Терекъ, Плещетъ мутный валь; Злой чеченъ ползеть на берегъ, Точить свой кинжаль; По отецъ твой-старый воинъ, Закалень въ бою: Спи, малютка, будь спокоевъ, Баюшки-баю. Самъ узнаешь-будеть время-Бранное житье: Смело вденень ногу въ стремя II возьмениь ружье. Я съдельне боевое Шелкомъ разонны... Спи, дитя мое родное, Баюшки-баю. Богатырь ты будень съ виду И казакъ душой. Провожать тебя и выйду-Ты махнешь рукой.. Сколько горькихъ слезъ украдкой Я въ ту ночь пролью! . Спи, мой ангелъ, тихо, сладко, Баюшки-баю. Стану я тоской томиться, Безутѣшно ждать; Стану цълый день молиться, По почамъ гадать; Стану думать, что скучаещь Ты въ чужомъ краю... Спи жъ, нова заботъ не знаешь, Баюшки баю. Дамъ тебъ и на дорогу Образовъ святой; Ты его, моляся Богу, Ставь передъ собой; Да, готовясь въ бай опасный, Помни мать свою. . Спи, младенецъ мой прекрасный,

134

## Журналисть, читатель и писатель.

Баюшки-баю.

Les poètes ressemblent aux ours, qui se neurrissent en socant leur patto, neurrissent en socant leur patto,

Комната писателя; опущенняя шторы. Онь сидить въ большихъ преслахъ передъ канип-мъ. Читатель, съ сигарой, стоитъ спиной въ камину. Журполисть вхолить.

#### ENTHAINETS.

Я очень радь, что вы больны: Въ заботахъ жизни, въ шумъ свъта Теряеть скоро умъ ноэта Свои божественные сны. Среди различныхъ внечатлъній, на мелочь душу размънявъ,

Онъ гибнетъ жертвой общихъ мивній. Когда ему въ шылу забавъ Обдумать зрѣлое творенье?... За то какан благодать, Коль небо вздумаетъ послать Ему изгнанье, ваточенье, Иль даже долгую болфзиь: Тотчасъ въ его уединеньи Раздастен сладостная пъсны! Порой влюбляется онъ страстно Въ свою нарядную печаль... Пу, что вы пишете? Нельзя-ль Узнать?

писатель. Па ничего...

METHARHOTE.

Напрасно!

писатель.
О чемъ писать? Востокъ и югъ
Давно описаны, воспѣты;
Толиу ругали всѣ поэты,
Хвалили всѣ семейный пругъ,
Всѣ въ небеса неслись душою,
Вамвали съ тайною мольбою
Къ N. N., невъдомой прасѣ,—
И страшно надоѣли всѣ.

WHTATEJL.

И я скажу-нужна отвага Чтобы открыть... хоть вашь журналь [Онъ мнъ ужъ руки обломаль'. Во-первыхъ, сърая бумага; Она, быть можеть, и чиста, На какъ то страшно безъ перчатокъ. Читаешь-сотии опечатокъ! Стихи-такан пустота: Слова безъ смысла, чувства въту, Натинуть каждый обороть; Притомъ-сказать ли по секрету? И въ риемахъ часто недочетъ. Возьмешь ли прозу?-переводъ, А сели вамъ и попадутся Разсказы на родимый ладъ, То върно надъ Москвой смъются, Или чиновниковъ бранятъ. Съ кого они портреты пишутъ? Гдъ разговоры эти слышать? А если и случалось имъ, Такъ мы ихъ слышать не хотимъ... Когда же на Руси безплодной, Разставшись съ дожной мишурой, Мысль обратеть язынь простой И страсти голосъ благоводный?

Я точно то же говорю; Какъ вы, открыто негодуя, На музу русскую смотрю и: Прочтите критику мою.

читаль я. Мелкія нападки На шрифтъ, виньетки, опечатки, Намеки тонкіе на то, Чего не въдаетъ никто. Хотя бъ забавно было свъту!... Въ чернилахъ вашихъ, госнода, И желчи ъдкой даже нъту— А просто грязная вода.

журналистъ. И съ этимъ надо согласиться Не върьте миъ, душевно радъ Я быль бы вовсе не браниться-Да какъ же быть?... меня браняты Войдите въ наше положенье! Читаеть насъ и низшій кругь: Нагая резкость выраженья Не всякій оскорбляеть слухъ; Приличье, вкусь-все такъ условие, А деньги всъ въдь платять ровно! Повърьте мий: судьбою несть Паны намъ тяжкія вериги. Скажите, каково прочесть Весь этоть вздоръ, всё эти книги-И все зачьмъ? Чтобъ вамъ сказать Что ихъ ненадобно читать!...

За то какое наслажденье, Какъ отдыхаеть умъ и грудь, Коль попадется какъ нибудь Живое, свътлое творенье! Вотъ, напримъръ, пріятель мой: Владъеть онъ изряднымъ слогомъ И чувствъ, и мыслей полнотой Онъ одаренъ всевышнимъ Богомъ

Все это такъ, да вотъ бъда: Не пишутъ эти господа.

THICATERS. О чемъ писать?... Бываетъ время, Когда заботъ снадаеть бремя. Дни вдохновеннаго труда, Когда и умъ, и сердце полны, И риемы дружныя, какъ волны Журча, одна воследъ другой Несутся вольной чередой. Восходить чудное свытило Въ душъ проснувшейся едва: На мысли, дышащія силой, Какъ жемчугь, нижутся слова... Тогда съ отвагою свободной Поэть на будущность гандить, И міръ мечтою благородной Предъ нимъ очищенъ и обмыть. Но эти странныя творенья Читаетъ дома онъ одинъ, И ими послъ, безъ зазрънья, Онъ затопляеть свой каминт Ужель ребяческія чувства, Воздушный, безотчетный бредъ Достойны строгаго искусства? Ихъ осмъетъ, забудетъ свъть .. Бывають тагостныя ночи:

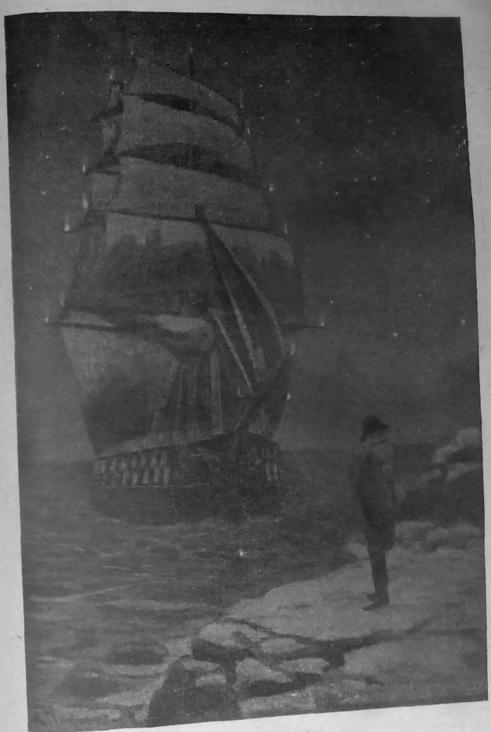

Къ высокому берегу тихо Воздушный корабль пристаеть.

Безъ сна, горять и плачуть очт, на сердив-жадная тоска: Прожа, холодная рука Попушку жаркую объемлеть: Невольный страхъ власы подъемлетт: Бользненный, безумный крикъ Изъ груди рвется-и языкъ Лепечеть громко, безъ сознанья, Павно забытыя названых; Лавно забытыя черты Въ сіяньи прежней красоты Рисуеть памить своевольно: Въ очахъ любовь, въ устахъ обманъ-И вфринь снова имъ невольно, И какъ-то весело и больно Тревожить язвы старыхъ ранъ... Тогда нишу. Диктуеть совъсть, Перомъ сердитый водить умъ: То соблазнительная повъсть Сокрытыхъ дѣлъ и тайныхъ думт; Картины хладның разврата, Преданья глупыхъ юныхъ дней, Лавно безъ пользы и возврата Погибшихъ въ омуть страстей, Средь битвъ незримыхъ, но упорныхъ, Среди обманщинъ и невъждъ, Среди сомнъній ложно-черныхъ И ложно-радужныхъ надеждъ. Судья безвъствый и случайный, Не дорожа чужою тайной, Приличьемъ спрашенный порокъ Я смъло предаю повору; Неумолимъ и и жестокъ... Но, право, этихъ горькихъ строкъ Неприготовленному взору Я не ръшуся показать... Скажите жъ мив, о чемъ писать? Въ чему толны неблагодарной Мив злость и ненависть навлечь, Чтобъ бранью назвали коварной Мою пророческую рѣчь? Чтобь тайный ядь страницы знойной Смутиль ребенка сонъ повойный И сердие слабое увлекъ Въ свой необузданный потокъ? О нътъ! преступною мечтою Не осленлии мысль мою, Такой тажелою ценою Я вашей славы не куплю..

> Воздушный корабль, изъ целяца.

По синимъ волнамъ оксана, лишь звъзды блеснутъ въ небесахъ, Корабль одънокій несется. Несется на всъхъ нарусахъ. «Не гнутся высокія мачты, на нихъ флюгера не шумять, н, молча, въ открытые люки чугунныя пушки глядатъ.

Не слышно на немъ капитана, Не видно матросовъ на немъ; Но скалы и тайныя мели, И бури ему нипочемъ.

Есть островъ на томь опеанъ-Пустынный и мрачный гранить; На островъ томъ есть могила, А въ ней императоръ варыть.

Зарыть онь безь ночестей бранныхы Брагами въ сыпучій несовы; Лежить на ненъ вамень тижелый, Чтобъ встать онь изъ гроба не могт И въ часъ его грустной кончины Въ полночь, какъ свершаетса годъ,

Къ высокому берету тило Воздушный корабль пристаеть

Нать гроба тогда импереторь, Отнувшись, лелаетей варугь; На немъ треугольная плапа И сърый походный сюртукъ. Сърествени могучія руми, Глану опустивши на грудь, Пдеть и къ рудю онъ самист, П быстро пускаетел въ путь.

Несется онъ къ Франція ми. Гді: славу оставиль и тронь, Оставиль наслідника-сына И старую гвардію онъ.

И тольно-что землю родную Завидить во мрак'я почномъ, Опить его сердие тренещегь, И очи пылають отнемъ,

На берегъ большини шаганд
Онъ смело и прямо идетъ,
Соратниковъ громко онъ кличегъ
И маршаловъ грозно зоветъ
но спятъ усача-гренидерыВъ равнинъ, гдъ Эльба шумитъ,
Подъ сивтомъ хелодной Росси,
Подъ знойнымъ пескомъ пирамикъ
и маршалы зова не слъпнатъ:

и маривам зова не сль Иные погибли въ бою, Другіе сму язмънили И продали шнагу свою.

И, топнувь о землю ногою, Сердито онь взадь и впереда По тихому берегу ходить, И снова онь громво зоветь: Зоветь онъ любезнаго сына-

Зоветь онь люосанаго сын Опору вы превратион судьбь: Ему объщаеть полиіра, А Францію тольно—себь

Но въ певтв надежды и силы Угаст его царственный сынт. И долго, его поджидая, Стоить императоръ одинь— Стоить онь и тижно вздыхаеть.

Стоить онь и тижно вздыхает Нова озарится востокь, И напають горькій слезы Нав глазы на холодный песокь

141

Потомъ на корабль свой волшебный Главу опустивши на грудь, Илеть и, махнувши рукою, Въ обратный пускается путь.

## И скучно, и грустно.

И скучно, и грустно, и некому руку подать Въ минуту душевной невзгоды... Желанья!.. что пользы напрасно и въчно желать?..

А годы проходять—всѣ лучшіе годы! Любить!.. но кого же! . на время-не стоить А вѣчно любить невозможно. [труда, Въ себя ли заглянень? — тамъ прошлаго нъть и слъда:

И радость, и муки, ивсе тамъничтожно. Что страсти?-въдь рано иль поздно, ихъ сладкій недугъ

Исчезнеть при словъ разсудка; И жизнь, какъ посмотришь съ холоднымъ вниманьемъ вопругъ-Такая пустая и глупая шутка...

#### Ребенку.

О грёзахъ юности томимъ воспоминаньемъ, Съ отрадой тайною и тайнымъ содроганьемъ, Прекрасное дитя, я на тебя смотрю... О, если бъ знало ты, какъ я тебя люблю! Какъ милы мив твои улыбки молодыя, И быстрые глаза, и кудри золотыя, И звонкій голосокъ!- Не правда ль, говорять, Ты на нее похожъ?-Увы! года летять; Страданія ее до срока измѣнили, Но върныя мечты тотъ образъ сохранили Въ груди моей; тотъ взоръ, исполненный огня, Всегда со мной. А ты, ты любищь ли меня? Не скучны ли теб'в непрошенныя ласки? Не слишкомъ часто ль и твои цълую глазки? Слеза моя ланить твоихъ не обожгла ль? Смотри жъ, не говори ни про мою печаль, Ни вовсе обо мив. Къ чему? Ее, быть можетъ, Ребяческій разсказъ разсердить, иль встревожитъ...

Но мит ты все повтрь. Когда въ вечер Предъ образомъ съ тобой заботливо склонясь, Молитву дътскую она тебъ шептала И въ знаменье креста персты твои сжимала, И већ знакомыя, родныя имена Ты повторяль за ней-скажи, тебя она Ни за кого еще молиться не учила? Блёдитя, можетъ быть, она произносила Названіе, теперь забытое тобой. Не вспоминай его... Что ими? — звукъ пустой! дай Богъ, чтобъ для тебя оно осталось тайной. Но если, какъ нибудь, когда нибудь, случайно Узнаешь ты его-реблческіе дни Ты вспомни, и его, дитя, не прокляни!

## Отчего.

МЕЛКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

Мит грустно, нотому что я тебя люблю И знаю: молодость цвътущую твою Не пощадить молвы коварное гоненье. Гвевье За каждый свътлый день, иль сладкое мгро-Слезами и тоской заплатишь ты судьбъ. Мив грустно... потому что весело тебъ.

#### Благодарность.

За все, за все Тебя благодарю д-За тайныя мученія страстей, За горечь слезъ, отраву поцълуя, За месть враговъ и клевету друзей; За жаръ души, растраченный въ пустына. За все, чтмъ я обмануть въ жизни быль... Устрой лишь такъ, чтобы Тебя отнынъ Недолго и еще благодарилъ.

#### Изъ Гёте.

Горныя вершины Спять во тьмъ ночной; Тихія долины Полны свъжей мглой; Не пылить дорога, Не прожать листы. Подожди немного, Отдохнень и ты.

#### ки. Мары Алексвевий щерватовой.

На свътскія цъпи. На блескъ упонтельный бала Цвътущія степи Украйны она промъняла. Но юга родного На ней сохранилась примъта Среди ледяного, Среди безпощаднаго свъта. Какъ ночи Украйны Въ мерцаніи зваздъ незакатныхъ-Исполнены тайны Слова ен устъ ароматныхъ. Прозрачны и спни. Пакъ небо тъхъ странъ, ся глазки, Какъ вътеръ пустын II нажать, и жгуть ея л. И зръющей сливы Румянецъ на щёчкахъ пушистыхъ, И солнца отливы Играють въ кудряхъ золотистыхъ. И, следуя строго Печальной отчизны прим'кру, Въ надежду на Бога Хранить она дітскую віру. Какъ племя родное,

У чуждыхъ опоры не проситть

И въ гордомъ поков Насмъшку и зло переносить. Отъ дерзкаго взора Въ ней страсти не вспыхнутъ пожаромъ: Полюбить не скоро, За то не разлюбить ужъ даромъ.

## Марьт Павловит Соломирской.

Надъ бездной адекою блуждая, Луша преступная порой читаеть на воротахъ рая Узоры надшиси святой; и часто тайную отраду-Находить мукъ неземной, За непреклонную ограду

Стремясь завистливой мечтой. Такъ, разбирая въ заточеньъ Посель мит чуждыя черты, Я быль свободень на мгновенье Могучей волею мечты.

Залогомъ вольности желанной, Лучемъ надежды въ морт бъдъ Миъ сталъ тогда вашъ безъимянный, Но въчно-памятный приветь.

## Портреть свътской женщины.

[гр. А. п. ворониовой-дашковой].

Какъ мальчикъ кудрявый, рѣзва; Нарядна, какъ бабочка лѣтомъ; Значенья пустого слова Въ устахъ са полны привътомъ.

Ей правиться долго нельзя: Какъ цъпь, ей несносна привычка; Она ускользнеть, какъ змъя, Порхветь и умчится, какъ птичка,

Танть молодое чело Но воль-и радость, и горе Въ глазахъ, какъ на небъ, свътло; въ душъ ен темно, какъ въ моръ.

То истиной дышеть въ ней все, То все въ ней притворно и ложно; Понять невозможно ес. За то не любить невозможно.

## Графинъ Ростопчиной.

Я върю: подъ одной звъздою Мы съ вами были рождены; Мы шли порогою одною, Насъ обманули тъ же сны, Но что жъ? Отъ цъли благородной Оторванъ бурею страстей, и позабыль вь борьбъ безплодной Преданья юности моей. Предвидя въчную разлуку, Боюсь и сердцу волю дать, Боюсь предательскому звуку Мечту напрасную ввърять.

Такъ двъ волны песутся дружно Случайной, вольною четой Въ пустынъ моря голубой: Ихъ гонить витеть вътерь южный; По ихъ разрознить гда вибудь Утеса каменная грудь. и, полны холодомъ привычнымъ, Онъ несуть брегамъ различнымъ Безъ сожальныя и любви свой ропоть сладостный и томный, Свой бурный шумъ, свой блескъ заемный И ласки въчныя свои.

142

## Александръ Осиновиъ Смирновой.

Безъ васъ, хочу сказать вамъ много. При васъ, и слушать васъ кочу; Но, молча, вы глядите строго-И и, въ смущения, молчу. Что жъ дълать?... Рачью неискусной Занать вашъ умъ мит не дано. Все это было бы смъшно. Когда бы не было такъ грустно...

#### Изъ вльбома

СОФЫН ПИКОЛАЕННЫ КАРАМЗИВОЙ.

Любиль и и въ былые годы, Въ невивности души моей, И бури шумныя природы. И бури тайныя страстей. Но красоты ихъ безобразной Я скоро таниство постигь, И мит наскучиль ихъ несвизный И оглушающій азыкъ. Дюблю я больше, годь огь году, Желаньямъ мирнымъ давъ просторъ, Поутру ясную погоду, Подъ вечеръ-тихій разговорь... Люблю я разговоры ваши, II «Xa-xa xa!» II «XH-XH-XH»! Смирновой штучки, фарсы Саши, и Ишки Мятлева стихи.

## Въ альбомъ автору "Курдюковой", [ИВ. ПЕТР. МЯТЛЕВУ].

На нашихъ дамъ морозвыхъ Съ досадой я смотрю, Угрюмыхъ и серьезныхъ Фигуръ ихт не тершлю. Вогъ дама Курдюкова! Ен разсказъ такъ милъ, Я отъ слова до слова Его бы затвердилъ. Мой умъ скакаль за нею, И часто быль готовъ Я броенться на шею Къ madame de-Курдюковъ.

145

## Тучи.

Тучки небесныя, въчные странняки! Степью зазурною, цъпью жемчужною Мчитесь вы, будто какъ и же, изгнанники Съ милаго съвера въ сторону южную.

Кто же васъ гонить: судьбы ли ръшеніе? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на васъ тяготить преступленіе? Или друзей клевета ядовитая?

Нѣтъ, вамъ наскучили нивы безплодныя.. Чужды вамъ страсти и чужды страданія; Въчно-холодныя, вѣчно-сьободныя, Нѣтъ у васъ родины, вѣть вамъ изгнанія.

Слышу ли голось твой Звоняй и ласковый— Какъ итичка въ клютке, Сердче запрыгаеть. Встречу ль глаза твои, Лазурью глубокіе— Душа имъ на встречу изъ груди просится. И какъ-то весело! И плакать хочется. И такъ бы на шею Тебъ и кинулся..

#### Соспа.

изъ тейне.

На съверъ дальнемъ стоитъ одиноко
На голой вершинъ сосна,
И дремлетъ, качаясъ, и снъгомъ сыпучимъ
Одъта, какъ ризой, она.
И снится ей все, что въ пустынъ далекой,
Въ томъ краъ, гдъ солнца восходъ,
Сдна и грустна на утесъ горючемъ
Прекрасная пальма растетъ.

#### Любовь мертвеца.

Пускай холодною землею Загыцанъ л, О, другъ! всегда, вездъ съ тобою Душа моя. Любви безумнаго томленья, Жилецъ могиль, Въ странъ покоя и забвенья, Я не забыль. Безъ страха, въ часъ последней муки, Покинувъ свъть, Отрады ждаль я отъ разлуки-Разлуки вътъ! Я вид‡ль прелесть безграссныхъ, И тосковаль, Что образъ твой въ чертахъ небесныхъ Не узнавалъ. Что миж сілиье божьей власти И рай святой!

Я перенесъ земныя страсти Туда съ собой: Ласкаю я мечту родную Вездъ одну; Желаю, плачу и ревную, Какъ встарину. Коснется ль чуждое дыханье Твоихъ ланитъ, Моя душа въ немомъ страданые Вся задрожить. Случится ль-шепчешь, засыная Ты о другомъ; Твои слова текуть, пылая, По миъ огнемъ. Ты не должна любить другого, Нътъ, не должна; Ты мертвецу святыней слова Обручена. Увы! твой страхъ, твои моленьи, Къ чему онъ? Покол, мира и забвенья Не надо мнъ!

#### 1841.

### Оправданіе.

Когда одиц восноминаны О заблужденіяхъ страстей, На мъсто славнаго названья, Твой другъ оставить межъ людей—

И будеть снать въ землъ безгласно То сердце, гдъ кипъла кровь, Гдъ такъ безумно, такъ напрасно Съ враждой боролася дюбовь:

Когда предъ общимъ приговоромъ Ты смолкнешь, голоку склоня, И будетъ для тебя позоромъ Любовь безгръшная твоя;—

Того, кто страстью и порокомъ Затмиль твои младые дни, Молю, язвительнымъ упрекомъ Ты въ оный часъ не помяни!

Но предъ судомъ толны лукавой Скажи, что судитъ насъ Иной, И что прощать святое право Страданьемъ куплено тобой.

#### Последнее новоселье.

Межъ тъмъ, какъ Франція, среди рукоплесканій И кликовъ радостныхъ, встръчаеть хладный

Ногибшаго давно среди нъмыхъ страданій Въ изгнаньи мрачномъ и въ цѣпахъ; Межъ тѣмъ, какъ міръ услужливой хвалою Вѣпчаетъ поздняго раскаянья порывъ.

И вздорная толна, довольная собою, Гордится, пропилое забывъ;—

Негодованию и чувству давъ свободу, Понявъ тщеславіе ихъ праздничныхъ заботь, мнъ хочется сказать великому народу:

Ты жалкій и пустой народы! Ты жалокъ, потому что въра, слава, геній, Все, все великое, священное земли, Съ насмъшкой глупою ребяческихъ сомнъній

Тобой растоптано въ пыли. Изъ славы сдѣлалъ ты игрушку лицемѣрья, Изъ вольности — орудье палача, И всѣ завѣтныя отцовскія повѣрья

Ты имъ рубилъ, рубилъ съ плеча. Ты погибалъ... и онъ явился съ строгимъ

Отивченный божественнымъ перстомъ, И признанъ за вождя всеобщимъ приговоромъ,

И вы окрапли вновь въ тани его державы,

И міръ трепещущій въ безмолвін взираль На ризу чудную могущества и славы, Которой васъ онъ одъваль.

Одивъ-онъ быль вездъ, холодный, неизмънный,

Отецъ съдыхъ друживъ, любимый сынъ молвы,

Въ нескахъ египетскихъ, у стѣнъ покорной Вѣны,

Въ снъгахъ пылающей Москвы. А вы что дълали, скажите, въ это время, Когда въ поляхъ чужихъ онъ гордо погибалъ? Вы потрясали власть избранную, какъ бремя,

Точили въ темнотъ кинжалъ! Среди послъднихъ битвъ, отчаянныхъ усилій, Въ испутъ не понявъ позора своего, Какъ женщина, ему вы измънили

И, какъ рабы, вы предали его! [нина, Лишенный правъ святыхъ и мъста гражда-Разбитый свой вънецъ онъ снялъ и бросиль самъ,

И вамъ оставилъ онъ въ залогъ родного Вы сына выдали врагамъ! [сына— Тогда, отяготивъ позорными цъпями,

Тогда, отяготивъ позорными цѣпями, Героя увезли отъ плачущихъ дружинъ— II на чужой скалъ, за синими морями,

Забытый, онъ угасъ одинъ— Одинъ, замученный враждою неумѣстной, Безмольною и гордою тоской, И, въ боевомъ плащѣ, какъ ратникъ не-

Зарыть наемною рукой... [извъстный, Но годы протекли, и вътреное племя Кричить: «Подайте намъ его священный прахъ!

Онъ нашъ; теперь его, грядущей жатвы съмл, Зароемъ мы въ спасенныхъ имъ стъ-Пвозвратился онънародину. Безумно, [нахъ!» Какъ прежде, вкругъ него тъснятся и бъгуть, И въ иминый гробъ, среди столицы шумной,

Останки тубиные кладуть. Желанье позднее увънчано успъхомы! И, краткій свой восторгь сміння уже дру-

146

Гуляя, топчеть ихъ съ самодовольнымъ смъ-Толпа, дрожавшая предъ нимъ! [хомъ И грустно мнъ, когда подумаю, что нынъ

Парушена святая тишина Вокругъ того, кто столько лътъ въ пустынъ

Такъ жадно ждалъ—спонойствія и сна! И если духъ вождя примчится на свиданье Съ гробницей новою, гдъ прахъ его лежитъ, Какое въ немъ негодованье

При этомъ видѣ закипитъ! Какъ будеть онъ жалѣть, печалію томимый, О знойномъ островъ подъ небомъ дальнихъ

Гдѣ сторожиль его, какъ онъ, непобедимый, Какъ онъ, великій океанъ!

#### Сосъдка.

Не дождаться мив видно свободы, А тюремные дни будто годы; И окно высоко надь землей, И у двери стоить часовой.

Умереть бы ужъмить вы этой клёткь, Кабы не было милой сосёдки... Мы проснулись сегодня съ зарей; И кивнуль ей слегка головой.

Разлучивъ, насъ сдружила неволя, Познакомила общая доля, Породнило желанье одно, Да съ двойною ръшеткой окно.

У окна лишь поугру я сяду, Волю дамъ ненасытному взгляду— Воть напротивъ окошечко стукъ! Занавъска подымется вдругъ.

На меня посмотръза изутовка! Опустилась на ручку головка, А съ илеча, будто сдулъ вътерокъ, Полосатый скатился илатокъ.

Но бледна ея грудь молодая, И сидить она долго, вздыхая; Видно, буйную думу тая, Все тоскусть по воле, какъ я. не грусти, дорогая соседжа!

Захоти лишь — отворится клѣтка, И, какъ божіп птички, едвоемъ Мы въ широкое поле порхнемъ.

У отна ты влючи мий украдень, Сторожей за инрушку усадинь; А ужъ сътъмъ, что поставленъ къдве-Постараюсь я справиться самъ. [рямъ,

Набери только почь потемиве, Да отцу дай вина похмъльные, Да повысь, чтобы въдать я могь, На окно полосатый платокъ.

## Павиный рыцарь.

Молча сижу подъ окошкомъ темницы. Синее небо отсюда миъ видно: Въ небъ играютъ все вольныя птицы; Глиди на пахъ, миъ и больно, и стадно.

Нать на устахъ монхъ гранной молитвы, Нъту ни пъсни во славу любезной; Помню я только старинныя битвы, Меть мой тажелый, да панцырь жельзный. . Въ каменный панцырь я нынъ закованъ, Каменный иглемъ мою голову давить, . Шить мой оть стръль и меча заколдованъ, Конь мой бъжить, и никто имъ не править. Быстрое время-мой конь неизманный; . Шлема забрало-решетка бойницы; Каменный панцырь-высокія станы; Шить мой-чугунный двери темницы. Мчись же быстрве, летучее время! Лушно подъ новой бронею мив стало! Смерть, какъ пріфдемь, подержить мит стре-Сльзу и сдерну съ лица я забрало. [мя;

#### Договоръ.

Иускай толна клеймить презръньемъ Нашъ неразгаданный союзъ; Пускай людскимъ предубъжденьемъ Ты лишена семейныхъ узъ,-Но передъ идолами свъта Не гну кольни и мои; Какъ ты, не знаю въ немъ предмета Ни сильной злобы, ни любви; Какъ ты, кружусь въ весельи шум-Не отличая никого: номъ. Дълюся съ умнымъ и безумнымъ. Живу для сердца своего. Земного счастья мы не цънимъ; Людей привыкли мы ценить; Себъ мы оба не измънимъ, А намъ не могутъ измънить. Въ толит другъ друга мы узнали: Сощлись и разойдемся вновь. Выла безъ радостей любовь, Разлука будеть безъ печали.

#### Волшебные звуки.

Есть ръчи-значенье

Темно иль ничтожно: Но имъ безъ волненья Виимать невозможно. Какъ полны ихъ звуки Тоскою желанья, Въ нихъ слезы разлуки, Въ нихъ трепеть свиданья... Ихъ краткимъ привътомъ. Едва онъ домчится, Какъ Божіниъ свътомъ Душа озарится. Средь шума мірского И гдв я ни буду, Я сердцемъ то слово Узнаю новеюду; не кончивъ молитвы, На звукъ тотъ отвѣчу

И брошусь наъ битвы
Ему я на встричу
Надежды въ нихъ дышать,
И жизнь въ нихъ играеть,
Ихъ многіе слышать,
Одниъ понимаеть.
Линь сердна родного
Коснутся въ дни муки
Волшебнаго слова
Цълебные звуки,

Душа ихъ съ моленьемъ, Какъ ангела встрътить; И долгимъ бісньемъ Имъ сердце отвътитъ.

#### Barbmanie.

Наединъ съ тобою, брать, Хотъть бы я побыть: На свътъ мало, говорять, Мять остается жить! Поъдешь скоро ты домой: Смотри жъ... Да что! моей судьбой Сказать по правдъ, очень Никто не озабоченъ.

А если спросить кто-нибудь...

Ну, кто бы ни спросиль,—

Скажи имъ, что на вылеть въ грудь
Я пулей раненъ былъ;
Что умеръ честно за царя,
Что плохи наши лекаря,
И что родному краю
Поклонъ я посылаю.

Отца и мать мою едва-ль Застанены ты въ живыхъ... Признатьен, право, было бъ жаль Мнб опечалить ихъ; Но если кто изъ нихъ и живъ, Скажи, что и писать лѣнивъ, Что полкъ въ походъ послали, И чтобъ меня не ждали.

Сосъдка есть у нихъ одна ... Какъ всиомнишь, какъ давно Разстались... Обо миж она Не спроситъ... Все равно, Ты разскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалъй— Пускай она поплачетъ... Ей ничего не значить!

Видъ горъ изъ степей Козлоне. [изъ "кримскихъ сопетовъ" минсквича]. пилитрамъ.

Аллахъ ли тамъ, среди пустыни Застывшихъ волнъ, вовдвигъ твердыни, Притоны ангеламъ своимъ; Иль Дивы, словомъ роковымъ, Стъной умъли такъ высоко Громады скалъ нагромоздитъ, Чтобъ путь на съверъ заградить

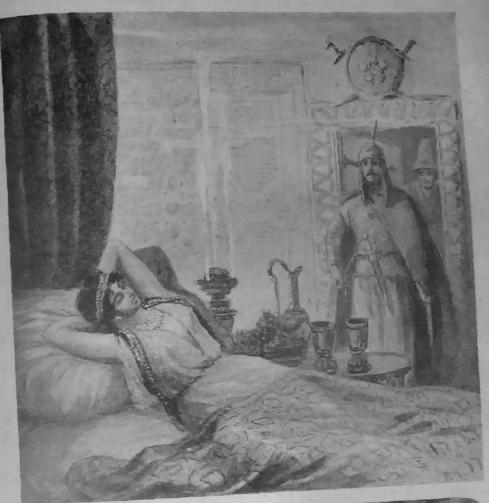



Зейздамъ, кочующимъ съ востока? Воть свъть все небо озарилъ: То не пожаръ ли Цареграда? иль Богъ ко сводамъ пригвоздиль Тебя, полночная лампала. Маякъ спасительный, отрада Плывущихъ по морю свътилъ?

мирза. Тамъ былъ я: тамъ, со дня созданья, Бушуетъ въчная мятель, Потоковъ виделъ колыбель: Тохнуль-и мерзнуль паръ дыханыя, Я проложиль мой смёлый следь. Гив пля орловъ дороги натъ, И дремлеть громъ надъ глубиною. И тамъ, гдв надъ моей чалмою Одна сверкала лишь звъзда-Го Чатырдахъ быль...

пилигримъ.

## [Аний Григорьевий Хомутовой.]

Сленень, страданьемъ вдохновенный, Вамъ строки чудныя писаль, И преживуъ лътъ восторгъ священный, Воспоминаньемъ оживленный, Онъ передъ вами изливалъ. Онъ васъ не аръль, но ваши ръчи, Какъ отголосовъ юныхъ дней, При первомъ звукъ повой встръчи Его встревожили сильней. Тогда признательную руку Въ отвътъ на вашъ привътный взоръ, На встречу радостному звуку Онъ въ упоснів простеръ.

И я, новъренный случайный Надеждъ и думъ его живыхъ, Я буду дорожить, какъ тайной, Печальнымъ выраженьемъ ихъ. И върю, годы не убили, Изгладить даже не могли Все, что вы прежде возбудили Въ его возвышенной груди. Но да сойдеть благословенье На вашу жизнь за то, что вы, хоть на единое мгновенье, Умъли спять вънецъ мученья Ст его преклонной головы!

#### Отчивна.

Люблю отчизну я, но странною любовью; Не побъдить ен разсудовъ мой! Ни слава, купленная кровыю, На полный гордаго довърія покой, Пи темной старины завътныя преданья Не шевелять во мит отраднаго мечтанья Но и люблю-за что, не знаю самъ-

вя полей холодное молчанье,

Ея лъсовъ дремучихъ колыханье, Разливы ръкъ ел, подобные морями: Проседочнымъ путемъ люблю скакать въ 18-И, взоромъ медленно произая ночи тань, [лага. Встръчать по сторонамъ, вздыхая о ночлегъ. Дрожащіе отии печальных деревень. Люблю дымокъ спаленной жинвы. Въ степи ночующій обозъ, И на холив, средь желтой навы, Чету бъльющихъ березъ. Съ отрадой, многимъ незнакомой, Я вижу полное гумно. Избу, покрытую соломой. Съ ръзными ставиями окно: И въ праздникъ, вечеромъ росистымъ. Смотрать до полночи готовь На иляску съ топаньемъ и свистомъ Подъ говоръ пънныхъ мужнчковъ

Ты помнишь ли, какъ мы съ тобо: Прощались позднею порою? Вечерній выстрыть загремъль. И мы съ волисиемъ винмали... Тогда лучи ужъ догорали. II на морь тумань густьль: Ударъ съ усиліемъ промчался И вдругь за бездною скончался. Окончивъ трудъ дневныхъ работъ, Я часто о тебъ мечтаю; Бродя вблизи пустынныхъ водъ, Вечернимъ выстраламъ внимаю. И между тъмъ какъ чередой Глушить волнами ихъ съдыми, Я плачу, я томимъ тоской, Я умереть желаю съ инми...

Изъ-подъ таннетвенной, холодной полу-Звучаль мнъ голось твой, отрадный кажь

Свътили миъ твои илънительные глазки, И улыбалися лукавыя уста.

Сивозь дыми у легкую замътиль и невольно И дъвственныхъ ланитъ, и щеи бълизну Счастливецъ! видълъ я и локонъ своевольный. Родныхъ кудрей покинувшій возну..

И создаль и тогда въ моемъ воображеньй По легкимъ признакамъ красавицу мою, И съ той поры безилотное виданье Ношу въ душъ моей, ласкаю и люблю.

И все мыт кажется: живын эти рачи Еъ года минувние слыхалъ когда-то и, И кто-то шенчетъ мий, что после этой

Мы вновь увидимея, какъ старые прузья.

153

Не плачь, не плачь, нее дита!

Не стоить онь безумной муки.

Бърь, онь ласкаль тебя шутя,

Прекрасныхъ мношей шайдется?

Бметръй огонь ихъ черныхъ глазъ,

И черный усъ ихъ лучше въется!

Кать дальней, чуждой стороны

Онь и начь онь могь найти съ тобою?

Тебя онь золотомь дариль,

Блядся, что къчно не илженить;

Онь маски дорого пънкль,

Но слезь твоихъ онъ не опънить!

151

Это случилось въ постъдніе годы могучаго Рима. Парствоваль грозный Тиверій и гналь христіанъ безношадно; Но ежедневно, на мъсть отрубленныхъ вътвей, у древа Неркви Христовой юные вновь зеленаля Въ тайной пещеръ, надъ Тибромъ ревущимъ, сирывался въ то время Праведный старець, въ пость и молитвъ свой въкъ доживая; Богъ его въ людяхъ своей благодатью проелавилъ. Чудный онъ даръ получиль: испълять отъ недуговъ телесныхъ И отъ страданій душевныхъ. Рано утромъ однажды, Горько рыдая, приходить къ нему старуха простого Званія; съ нею и мужъ ея, грусти безмольной исполненъ. Просить она воскресить ен дочь, внезанно во цвата Дівственной жизни умершую... «Вогь ужъ два дня и двъ ночи», --Такъ она говорила, - «мы нашихъ боговъ неотступно Молимъ во храмахъ и жжемъ ароматы на мраморъ хладномъ, Золого сыплемъ жрецамъ ихъ и плачемъ... но все безполезво! Есля бъ знадъ ты Виргинію нашу, то жалость субенила бъ Сердие тьое, равнодушное къ предестимъ міра: какъ часто Драхлые старны, любуясь на бълыя плечи, колнистыя кудри. На темным очи са - молодели, юновия страст-

Баоромъ ее провожали, когда, напъвал Пъсню, амфору держа надъ главой, осторожно тропинкой Къ Тибру спускалась она за водою, иль въ пласкъ Передъ домашнимъ порогомъ, подругъ по - баждала искусствомъ. Звониямъ реблиескимъ ситхомъ родительскій слухь утвшая Только въ последнее время приметно она изменилась: Игры наскучили ей, и взоръ отуманился думов; Изъ дома стала оба уходить до зари, возвращаясь Вечеромъ темнымъ, и ночи безъ сна проводила. При свъть Поздней лаппады я видела разъ, какъ она, на колънахъ, Тихо, усердно и долго молилась... кому?... неизвистно. Созвали мы стариковъ и родныхъ для со-«...икинац ; стач

новь зеленъда (Осилу Ив. Сенковскому,)
побътя, сиксавшему подъ исененнямомъ "каронъ брад-

Подъ фирмой иностранной, иноземенъ Не утанъъ себя никакъ— Бранится пошло: ясно, нъменъ, Похвалитъ: вядно, что поликъ.

Прощай, векычал Россія, Страна рабовъ, страна господъ, И вы, мундары голубые, И ты, послушный имъ народъ. Быть межеть, за хребтомъ Кавказа Укроюсь отъ твоихъ дождей, Отъ ихъ неевидящаго глаза, Отъ ихъ вееслыйницихъ ущей ').

Споръ

Какъ-то-разъ, передъ толпото
Соплеменныхъ горъ
У Казбека съ Шатъ-горозо
Былъ велиний споръ
«Берегись!» сказалт Казбеку
Съдовласый Шатъ:
«Покорился человъну
Ты не дарожъ, братъ!

нымъ

Онъ настроить тесных велій По уступамъ горъ; Въ глубинъ твоихъ ущелій Загремить топоръ; И желъзная лоната Въ каменную грудь, Добыван мъдь и злато, Връжетъ страшный путь. Ужъ проходять караваны Черезъ тъ скалы, Гдв носились лишь туманы, Ла пари-орлы. Люди хитры! Хоть и труденъ Первый быль скачекъ,-Берегиса! многолюденъ И могучъ Востокъ!» —Не боюся я Востова! Отвъчалъ Казбекъ: Родъ людской тамъ спить глубоко Ужъ девятый въкъ. Посмотри: въ тъни чинары Пъну сладиихъ винъ На узорные шальвары Сонный льеть грузинъ; И, склонясь въ дыму кальяна На прытной диванъ, У жемчужнаго фонтана Дремлегъ Тегеранъ. Воть у ногъ Ерусалима, Богомъ сожжена, Безглагольна, недвижима Мертван страна. Пальше: вкчно чуждый тван, Мость желтый Пиль Раскаленныя ступени Царственныхъ могилъ. Бедуинъ забылъ наъзды Пля цевтныхъ шатровъ, И поеть, считая звъзды, Про дъла отцовъ. Все, что здёсь доступно оку, Спить, покой цёня. Нѣть! не прихлому Востоку Покорить меня!-«Не хвались еще заранъ!» Молвилъ старый Шать: «Воть на съверѣ въ туманъ Что-то видно, брать!» Тайно быль Казбекъ огромный Въстью той смущенъ; И, смутись, на съверъ темями Взоры кинуль онъ; И туда въ недоумъньъ Смотрять, полный думь: Видить странное движенье, Слышить звоить и шумъ. Отъ Урада до Дуная, До большой ръки, Колыхалсь и сверкан, Движутся полки;

Въють бълые султаны, Банъ въ степи вывылы: Спачуть легию уданы. Подымая пыль; Боевые батальовы Тасно вы радь ваучь, Впереди несуть записан. Въ барабаны быюты: Батарен мыднымы стоемы Между вихъ гренить; II, дымись, какъ передъ боемъ, Фигили горагъ. И испытанный трудами Бури боевой. Ихъ ведеть, греза очаму, Генераль съдой HAYTE BOL HOLKE, MOTYRE, My unin kak's notowy. Страшно-медленны вакъ тучи. Примо на востокъ. И, томинь злопашей думой, Пелопъ червыхъ свовъ, Сталь считать Казбекъ угрюмый И не счель враговъ. Груствымъ взоромъ онъ окануль Племи горъ своихъ, Шанку на брови надвинуль-И навтив затихъ.

#### C o H b.

Въ полдневный жаръ, въ долинт Тагсетано. Съ свинцомъ въ груди лежалъ недолинъ д. Глубокая еще димилась рана, По каилъ кровъ сочилася мож. Лежалъ одинъ и на пескъ долинъ, Уступы скалъ гъснилися вругомъ, И солице жгло вуъ желъщ вершивы П жгло меня... но спалъ и мертвымъ снемъ М свился миъ сіяющій огнами

И снился миж сіяющій огнами Вечерній пирь въ родимой сторові: Межь юныхъ жень, увінчанныхъ цвітами Шель разговорь веселый обо мий.

Но, въ разговоръ веселый не вступат, Сидъла тамъ задумчиво одна. И въ грустный сонъ душа ел младал Богъ знаетъ чёмъ была погружена.

И снилась ей долина Дагестана; Знакомый трупъ лежаль въ долине тей Въ его груди, дымись чернела рака; И кровь зилась хладъющей струей...

## Утесъ.

Ночевала тучка зелогая
На груди утеса великана.
Утромъ въ путь она умчалась раво,
Но лазури весело игран;
Но осталея влажный следъ въ морщав 1.
Стараго утеса. Одиноко
Окъ стоить; задумалея глубоко
И тиховико плачеть онъ въ пуетыне.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Это стихотвореще было манисано Дерконтенны ва досада на ибкоторима недоброжевателей его, педопустивших добиться отстанки. Во премя клоноть о вей графъ Бенкендорфа приказалному оставить Петербурга за 24 часа (Приказамать над Вискова).

#### [Пав Гейне.]

Sie liebten sich beide, doch keiner Wortt'es dem andern gesteh'n.

Heine.

Они любили другъ друга такъ долго и исжно,

Съ тоскою глубокой и страстью безумно-мл-тежной;

Но, какъвраги, избъгали признанъя и встръчи, И были пусты и хледны ихъ прачкія ръчи. Они разстались въ безмольномъ и горломъ страдань

П милый образъ во сић линь порою видали; И смерть принала: наступило за гробомъ свиданье—

Но въ міръ новомъ другъ друга они не узнали.

#### Тамара.

Въ глубокой тъснинъ Дарьяла, Гдъ ростся Терекъ во мглъ, Старианая башна стояла, Черитя, на черной скалъ.

Въ той башић, высокой и тъсной, Нарица Тамара жила, Прекрасна, какъ ангелъ вебесный, Какъ вемонъ-коварна и зла.

И тамъ, сквозь туманъ полуноча, Елисталъ огоневъ золотой: Кидален онъ путнику въ очи, Манилъ онъ на отдыхъ ночной.

Н слышался голось Тамары:— Онъ весь быль желанье и страсть, Въ немъ были всесильным чары, Была непонятыея власть

На голосъ невидимой пери Шезъ воннъ, купецъ и пастухъ; Предъ инмъ отворилися двери, Встриялъ его мрачный евиххъ.

На мягкой пухогой постели, Въ парчу и жемчугъ убрана, Угдела сна гости. Шинъли Предъ нею два кубаа вина. Сплетались горячія руки,

Уста прилипали къ устамъ, И странные, дикіе звуки Всю новъ раздавалися тамъ—

Какъ будто въ ту башню пустую Сто юношей пылких в женъ Сошлися на свадьбу ночную, На тризну больших в похоронъ.

По только-что утра сіянье Кидало свой лучь по горамь, Міновенно и мракъ, и молчанье Опять воцарялися тамъ.

Лишь Терекъ, въ тъснинъ Дарьяла Грема, нарушалъ тишину: Волна на волну набъгала, Волна погоняла волну И съ плачемъ безгласное тъло Спъщили овъ унести... Въ окив тогда что-то бълъло, Звучало отгуда: «прости!»

И было такъ въжно прощанье, Такъ сладко тотъ голосъ звучаль Какъ будто восторги свиданья И ласки любви объщалъ...

#### Спиданіе.

1-

Ужъ за горой дремучею Погасъ вечерній лучь. Едва струей гремучею Сверкаєть жаркій ключь;

Сады благоуханіемъ

Наполнились живымъ; Тифлисъ объять молчаніемъ, Въ ущельъ мела и дымъ;

Летають сны мучители Падъ гръщными людьма,

И ангелы хранители Бесфдують съ дѣтьми.

Тамъ, за твердыней старою, На сумрачной горъ,

Подъ свъжею чипарою Лежу я на ковръ—

Лежу одинъ и думаю: Ужели не во сив

Свиданье въ ночь угрюмую Назначила ты мнъ?

И въ этогь часъ такиственный, Но саздкій для любья,

Тебя, мой другь единственный, Зовуть мечты мом.

Внизу огни доворные Линь на мосту горять, И кологольни ченныя.

Какъ егорожи, егонтъ; И поступью несмълою

Изъ бань со всьхъ сторонъ Выходять ибиью буклою

Четы грузинских в женъ;

Вотъ уличей пустынною Бредутъ, едва скользя.

Но подъ чадрою длинною Тебя узнать пельая!

Твой домикъ съ крышей гладкоз: Мих виденъ вдалекъ

Крыльцо съ ступенью шаткою Купается въ ръкъ Средя прохлады, въющей

Надъ синею Курой, Онъ сътью зеленѣющей Опутанъ плющевой.

За тополью высокою Я вижу тамъ окно... Морская паревна.



За косу довко схватилъ онъ рукой.

Но свъчкой одинокою Не свътится оно! и жду. Въ недоумъни Напрасно бродить взоръ; Иннжаломъ въ нетеривнін Изразалъ я коверъ. 11 жиv съ тоской безилодною; Мив грустно, тажело ... Вотъ сыпостью холодною Съ востока понесло; Красивють за туманами Съныхъ вершинъ зубцы; Выходять съ караванами Изъ города купцы .. Прочь, прочь, слеза позорная! Кини. душа моя! Твоя измъна черная Понятна мнв. змвя! И знаю, чемъ утещенный По ввонкой мостовой Вчера скакаль, какъ бъщеный, Татаринъ молодой Недаромъ онъ красуется

7.
Возьму винтовку длинную, Пойду я изъ воротъ:
Тамъ, подъ скалой пустынною, Есть узвій повороть.
До полдия за могильною Часовней подожду, Н на дорогу пыльную Винтовку наведу.
Напрасно грудь колышется!
Я легъ между камней...
Чу! бливкій топотъ слышится.

А! это ты, злоды!

Передь твоимъ окномъ,

Персидскимъ жеребномъ!

И твой отенъ любуется

Зеленый листокъ оторвался отъ вътки родимой и въ степь укатился, жестокою бурей гонимый; Засохъ и увилъ онъ отъ холода, зноя и горя, и вотъ, наконецъ, докатился до Чернаго моря. У Чернаго моря чинара стоитъ молодан; Съ ней шенчется вътеръ, зеленыя вътви лаская; на вътвяхъ зеленыхъ качаются райскія птицы, Поютъ онъ пъски про славу морской царъдъвицы. И странникъ прижалея у корня чинары

Приота на время онъ молить съ тоскою И такъ говорить онъ: «Я бъдвый листочекъ По срока созръдъ я и вырось въ отчизвъ Одинъ и безъ пъли по силту ношуся Засохъ я безъ тъни, уваль я безъ сва и Прими же пришельна межъ листьевъ своихъ H3VMDVHHMXb-Немало а знаю разсказовъ мудреныхъ и -«На что мнь тебя!» отвъчветь младая «Ты пыленъ и желгь, и сынамъ мониъ свъжимъ не пара. Ты много видаль, да къ чему миъ твои Мой слухъ утомили давно ужъ и райскія Иди себф дальше, о странникъ! теби и не Я солицемъ любима, цвату для него и По небу я вътви раскинула здъсь на про-II корни мон умываеть холодное море.»

1

Нътъ, не тебя такъ пылво и люблю, Не для меня красы твоей блистанье— Люблю въ тебъ и прошлое сграданье И молодость погвонсую мою.

Когда, порой, а на тебя смогрю, Въ твои глаза вникая долгимъ взоромъ, Таинственнымъ я завятъ разговоромъ, Но не съ гобой и сердцемъ говорю—

Я говорю съ подругой юныхъ дней, Въ твоихъ чертахъ ищу черты другия, Въ устахъ живыхъ—уста давно къмыя, Въ глазахъ—огонь угаснувшихъ очей

4

Выхожу одинъ я на дорогу: Сквозь туманъ кремнистый путь блестить; Ночь тиха; пустыня внемлеть Богу, И звъзда съ звъздою говорить.

Въ небесахъ торжественно и чудно! Спитъ земля въ сіяньи голубомъ... Что же мив такъ больно и такъ трудно зкау ль чего? жалъю ли о чемъ?

CHECK THE REST OF BUILDING Ужъ не жду отъ жизни ничего я, И не жаль мив прошлаго вичуть; и ингу свободы и покон; Я бъ хотълъ забыться и заснуть...

Но не тымь холоднымъ сномъ могилы; -Я бъ желалъ навъки такъ заснуть, Чтобъ въ груди дремали жизни свлы, Чтобъ, дыша, вздымалась тихо грудь;

Чтобъ-всю ночь, весь день мой слухъ - лелъя - -Про любовь мит сладкій голось пелт,

Надо мной чтобъ, въчно зеленъя, Темный дубъ склонялся и шумълъ.

#### Морская царевна.

Въ моръ царевичъ купастъ конл, Слышить: «Царевичь, взгляни на меня!» Фыркаеть конь и ущами прядеть, Брызжеть и плещеть, и даль плыветь. Слышить царевичь: «И царская дочь; Хочешь провесть ты съ наревною ночь?» Вогъ показалась рука изъ воды, Ловить за кисти шелковой узды. Вышла младая потомъ голова; Въ косу вилеласи морская трава Синія очи любовью горять, Брызги на шев, какъ жемчугъ, дрожатъ Мыслить наревичь: «добро же, постой.» За косу ловко схватиль онъ рукой. Держить. Рука боевая сильна... Плачеть, и молить, и бъется она. Къ берегу витазь отважно илыветь, Выплыль, товарищей громко зоветь. «Эй вы! сходитесь, лихіе друзья! Гляньте, какъ бъется побыча моя. Что жъ вы стоите смущенной толной? Али красы не видали такой?> Воть оглянулся царевичь назадъ, Ахнуль!-померкъ торжествующій взглядъ, Видить: лежить на пескъ золотомъ Чудо морское съ зеленымъ хвостомъ. Хвость чешуею эмфиной покрыть. Весь, замирая, свиваясь, дрожить.

Пъна струями соъгаетъ съ чела, Очи одъла смертельная мгла Баздныя руки хватають песокъ, Шепчуть уста неповятный упрекъ... Вдеть паревичь задумчиво прочь. Будеть онъ помнить про царскую дочь!

### Пророкъ.

Съ тъхъ поръ, какъ Въчный Суділ Мив даль всевыданье пророка, Въ очахъ людей читаю я Страницы злобы и порока.

Провозглашать и сталь любви И правны чистыя ученья: Въ меня всв ближніе мон Бросали бъщено каменьи.

Посыпаль непломъ и главу, Изъ городовъ бъжаль и нищій, И воть, въ пустынъ и живу, Какъ птины-даромъ Божьей пищи

Завъть Предвъчнаго храня, Мић тварь покорна тамъ земнал, И звъзды слушають меня, Лучами радостно играя.

Когда же черезь шумный градъ Я пробираюсь тороиливо, То старны пътямъ говорятъ Съ улыбкою самолюбивой:

«Смотрите: воть примъръ для васъ! Онь гордь быль, не ужился съ нами; Глупець-хотыть увършть насъ Что Богь гласить его устами!

Смотрите жъ, дати, на него, Какъ онъ угрюмъ, и худъ, и бладенъ! Смотрите, какъ онъ нагъ и бъленъ! Какъ презпрають всь его!»

> Н. И. Верзилиной. EL AMBONE.

Надежда Петровна, Зачемъ такъ неровно Разобранъ вашъ рядъ, II локонъ небрежный надъ шейкою пъжной, На полеж ножъ-C'est un vers qui cloche.

the forestella about some? Charles and the property of the last of



Перчатка. ... На перчатку межъ дикихъ звърей онъ глядить и смылой рукой подымаеть.



Кавказскій плінникъ ... П взоръ ся изобразиль души порывь, какъ бы смятенный.



Канканскій плънникъ. ...Н долго на бъгущи волны она глядить.



...Я часто, крабрый, кровожадный, но-Корсаръ. сился вь буряхъ боевыхъ.

# ПОЭМЫ.

## 1828.

## Кавказскій пленникъ.

## ЧАСТЬ ПЕРВАЛ.

I,

Въ большомъ ауль, подъ горою, Близъ савлей дымныхъ и простыхъ, Черкесы позднею порою Сидить. —О коняхъ удалыхъ Заводять рычь, о мытимы стрылахы, () разоренныхъ ими селахъ, И съ вими какъ прадся казакъ, И какъ на русскихъ нападали, Какъ ихъ ильнили, побъждали. Курять безпечно свой табакъ, И дымъ, вінсь, летить надъ ними... Иль, ступнувъ нашками своими, Итснь горцевъ громко запоють. Иные на коней садатся, Но передъ тъмъ какъ разставаться, Другь другу руку подають.

Межъ тъмъ черкешенки младыя Взбъгаютъ на горы крутыя, И въ темну даль гладать—но пыль Лежитъ спокойно по дорогъ, И не нелохнется ковыль, Не слышно шума, ни трегоги Тамъ Терекъ издали крутитъ, Межъ скалъ пустынныхъ протекаетъ И пъной зыбкой орошаетъ Высокій берегъ. Лъсъ молчитъ Лишь изръдка олень пугливый черезъ пустыню пробъжнъъ, Или коней табунъ игрввый

III.

Лежаль коверь цвытовь узорный По той горы и по холмамы; Винзу сверкаль потокъ нагорный И текъ струнсто по кремнямъ Черкешенки къ нему собжались, Водою чистой умывались,

Молчаные дола возмутить.

Со смахомъ младости простымъ На дно провранное неми Бросали кольца дорогів, И къ голосанъ своимъ густымъ Ивъты весенніе вилетали, Глидълиси въ зердало водь, И лица ихъ въ немъ трепстали; Силеталсь въ тихій хороводъ, Восточны изени напъвъли; И близъ аула, нодъ горой, Сидъли развою толной, И звуки изени произвольной Ущелья вторили некольно.

Последний солина лучь златой На льдахъ сребристыхъ догораега, И Эльборусь своей главой Его, какъ туча, закрываетт Ужъ раздалось мычанье стадъ И ржанье табуновъ веселыхъ. Они съ полей идугь назадъ. Но что за звукъ цъней тажелыхъ, Зачёмъ нечаль сихъ пастуховъ? Увы! то пафиники младые Утративъ годы золотые, Въ пустынъ горъ, въ влуши ласовъ Близъ Терека насугъ уныло Черкесовъ тучныя стада, Воспоминая то, что было, И что не будеть инкогда; Какъ счастье тщетно ихи ласкало, Какъ оставляло наконецъ, И какъ оно мечтою стало... И нать къ немъ жалостныхъ серденъ! Они въ цёняхъ, они рабами! Сливалось все, какъ въ мутномъ свъ, Души не чувствул, они Ужъ видять гробъ передъ очами. Несчастные! въ чужомъ краю! Исчезли сердна упованья! Въ однихъ слезахъ, въ одномъ страданыи Отраду зрать они свою.

Надежды нътъ имъ возвратиться; Но сердце поневолъ мчится Въ родимый край. — Они душой Тонули въ думѣ роковой.

163

По пыль взвивалась надъ холмами Оть стадъ и борзыхъ табуновъ; Они усталыми шагами Науть домой Лай върныхъ псовъ Не раздавался вкругъ аула, Природа шумная уснула; Линь слышень девъ издалека Напъвъ унылый. Вторять горы, И изжень онь, какъ штичекъ хоры, Какъ шумъ привътный ручейка:

пъсня.

Какъ сильной грозою Сосну вдругь согнеть, Произенный стрълою Какъ левъ зареветь: Такъ русскій средь бою Предъ нашимъ надетъ. И смълой рукою Чеченецъ возьметь Броню золотую И саблю стальную, И въ горы уйдетт. Ни понь, оживленный Военной трубой. Ни варваръ, смятенный Внезацной борьбой, Страшнъй не трепещетъ, Когда вдругъ заблещетъ Кинжалъ роковой.

Внимали планники уныло Печальной цѣсни сей для нихъ, И сердце въ грусти страшно ныло... Ведуть черкесы къ сакла ихъ И, привязавши у забора, Ушли. Межъ нихъ огонь трещить; Но не смыкаеть сонъ ихъ взора, Не могуть горесть дня забыть...

Льегь мъсяцъ томное сіянье. Черкесы храбрые не спять;-У пихъ шумливое собранье: На русскихъ нападать хотятъ. Вокругъ осъдланные кони; Серебряныя блещуть брони; На каждомъ лукъ, кинжалъ, колчанъ И шашка на ремняхъ наборныхъ, Два пистолета и арканъ, Ружье; и въ буркахъ, въ шапкахъ черныхъ Къ набъгу старъ и младъ готовъ. И слышенъ стукъ издалека; Черкесы смотрять: межъ кустами Гирея видно, Вздока!

Онъ понуждаль рукой могучей Коня, приталкиваль ногой, И влекъ за нимъ арканъ летучій Младого плънника съ собой. Гирей приблизился-веревкой Быль связань русскій, чуть живой. Черкесъ спрыгнулъ-рукою ловкой Разръзывалъ канатъ; -- но онъ Лежаль на камив-смертный сонъ Леталъ надъ юной головою...

Черкесы скачуть ужъ-какъ разъ Сокрылись за горой кругою; Урокомъ бьеть полночный часъ. VIII.

Отъ смерти лишь изъ сожальныя Младого русскаго спасли; Его къ товарищамъ снесли. Забывши про свои мученья, Они, не отступая прочь, Сидъли близъ него всю ночь.

И бледный ликъ, въ крови омытый, Гораль въ щекахъ-онъ чуть дышалъ И, смертнымъ холодомъ облитый, Протягшись [?], на травѣ лежалъ.

Ужъ полдень, прямо надъ ауломъ, На свътло-синей высоть, Сіяль въ обычной прасоть. Сливалися съ протяжнымъ гуломъ Стадовъ [?] черкесскихъ по холмамъ Дыханье вътерковъ проворныхъ, И ропоть ручейковъ нагорныхъ, И пенье итичекъ по кустамъ. Хребта Кавказскаго вершины Произали спневу небесъ, И оперяль дремучій лась Его зубчатыя стремнины. Обложенъ ступенями горъ Расцвълъ узорчатый коверъ; Тамъ подъ столътними дубами, Въ тъни, окованный цъпями, Лежаль нашъ плънникъ на травъ. Въ слезахъ, склонясь къ младой главъ, Товарищи его несчастья Водой старались оживить, Но ахъ! утраченнаго счастья Никто не могъ ужъ возвратить...

Вогъ онъ, вздохнувши, приподнялся, И взоръ его ужъ открывалея! Воть онъ взглянулъ!. затрепетал :: Онъ съ незабытыми друзьями!-Онъ, вспыхнувъ загремълъ цъпями-Ужасный звукъ все, все сказаль!! Несчастный залилси слезами, На грудь къ товарищамъ упалъ И горько плакалъ и рыдалъ.

X.

Счастливъ еще: его мученья Прузья готовы раздълять И вмѣстѣ плакать и рыдать... Но кто сего ужъ утъщенья Лишенъ въ сей жизни слеть и бъдъ, Кто въ цвътъ юныхъ пылкихъ лътъ Лишенъ того, чъмъ сердце льстило, цемъ счастье издали манило-И если годы унесли, Пору цвътовъ искать какъ прежде минутной радости въ надеждъ,-Пусть не живеть тоть на земли! [ф].

Такъ плънникъ мой съ родной страною Почти навъкъ «прости»! сказалъ, Терзался прошлою мечтою, Ея мѣста воспоминалъ: Гат онъ провель златую младость Гав испыталь и жизни сладость, Гав много милаго любиль, Гав зналъ веселье и страданья, Гль онъ, несчастный, погубилъ Сватыя сердца упованья...

XII.

Онъ слышалъ слово: «навсегда!» И, обреченный тяжкой доль, Почти сдружился онъ съ неводей. Съ товарищами иногда Онъ пасъ черкесскія стада; Глядъль онъ съ нами, какъ лавины Катятся съ горъ и какъ шумять, Какъ лавой сивжною блестить, Какъ ими кроются долины. хотя пъпями скованъ былъ, Но часто къ Тереку ходилъ И слушаль онъ, какъ волны воють, Подошвы скаль угрюмо роють, Текуть средь дебрей и ласовъ... Смотрель, какъ въ высоте холмовъ Блестять огни сторожавые; И какъ вокругъ нихъ казаки Глядять на мутный токъ ръки, Силонясь на копыл боевыя. Ахъ! какъ желаль бы тамъ онъ быть, Но цъпь мъщала переплыть.

XIII. Когда же полдень вадъ главою Горьль въ лучахъ, то плънникъ мой Сидълъ въ нещеръ, где отъ зною Онъ могъ сокрыться. Подъ горой Ходили табуны.—Лежали Въ тъни другіе пастухи, Въ кустахъ, въ травъ и близъ ръки, Въ которой жажду утоляли... И тамъ-то илънникъ мой гладить, Какъ иногда орелъ летить, По вътру крылья простираеть, И, видя жертвы межъ кустовъ,

Когтьми хватаетъ вдругъ-и вновь Ихъ съ крикомъ кверху поднимаетъ... «Такъ, думалъ онъ: л жертва та, Котора въ пищу имъ взята». XIV

Смотрълъ онъ также, какъ кустами Иль синей степью, по горамъ. Сайгаки съ быстрыми ногами По камнямъ острымъ, по кремнямъ Летять, стремнины презирая .:. Иль какъ олень и лань младая, Услыша ивнье игинь въ кустахъ, Со скаль, не шевелясь, внимають--И вдругъ внезапно исчезають, Взвивая вверхъ песокъ и прахъ.

Смотрель, какъ горцы мчатен къ бою Иль скачуть смело надъ рекою, Остановились. Лошадей Толкають смелою ногою... И варугъ, принавъ нъ лукъ своей, Близъ бевеговъ они мелькаютъ: Стремять и, снова поснававъ, Съ утеса падають стремглавъ

. . Шумно въ брызгахъ исчезаютъ. Потомъ илывуть, и достигають Уже противныхъ береговъ.. Они ужъ тамъ, и вътьмѣ лъсовъ Себя оть казаковъ скрывають. . . . Куда глядите, казаки? Смотрите, волны у рѣки Съдою пъной забълъли! Смотрите, враны на дубахъ Вострепенулись, улегали, Сокрылись съ крикомъ на холмахъ!-Черкесы путника арканомъ Въ свои ущельи завлекутъ И, скрытые ночнымъ туманомъ, Оковы смерть вамъ нанесуть. XYI.

И часто, отгоняя сонъ, Въ глухую полночь смотрить онъ, Какъ иногда черкесъ чрезъ Терекъ Плыветь на върномъ тулукъ. Бушують волны на ракъ, Еъ туманъ виденъ дальній берегъ. На пит предъ нимъ висить вругомъ Его оружія стальныя: Колчанъ, лукъ, стрълы боевыя; И шашка острая, ремнемъ Привазанна, звенить на немъ; Какъ точка, въ волнахъ онъ мелькаетъ: То виденъ вдругъ, то исчезаетъ... Вотъ онъ причалилъ къ берегамъ-Бъда безпечнымъ казакамъ!

<sup>)</sup> Тузукъ-бурдюкъ или явхъ, коняъ горцы вольвонались при переправахъ въ плавь (Примъч. наъ вил. Висков ).

Не слышать колоколовь звона! Уже чеченень подъ горой, Желъзнан кольчуга блешеть. Ужь лукъ звенить, стръла тренещето, Ударъ несется роковой. — Казакъ! казакъ!.. увы, несчастный! Зачъмъ злодъй теби убилъ? Зачъмъ же твой свиненъ опасный Его такъ быстро не сравиль?..

Такъ илънникъ блединй мой упило, Коть самъ подъ бременемъ окове, Смотрелъ на гибель казаковъ. Когда жъ полночное светило Воеходить, близъ забора онъ Лежитъ въ аулъ. —Тихій сонъ. Линь редко очи закрываетъ, Съ товарищами вспоминаетъ О милой той родной странъ, Груститъ, по больше чъмъ оня. Сставивъ тамъ залогъ предсетный, Свободу, счастье, что любилъ, Пустился онъ въ край пеизвестный П... все въ краю томъ погубилъ.

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

XVIII.

Однажды, погружась въ мечтанье, Сидъль онъ позднею порой. На темномъ сводъ, безъ сіянья, Безцейтный місацъ молодой Стояль, и лучь дрожащій, блідный Лежаль на зелени колмовь; И тіни шаткій деревь, Какь призраки, на крыші бідной Черкесской сакли прилегли. Въ ней эгонекъ уже зажіли; Краснія, онъ въ лампаді мідной, Чуть осибщать большой заборъ... Все синть: колмы, ріка и борь. КІХ.

Но кто въ ночной тъни мелькаеть? Кло легкой тъны межъ кустовъ Подходить блеже, чуть ступаеть, Все ближе, ближе, черезъ ровъ Идетъ бредучею стопою?. Вдругъ видить онъ передъ собою: Съ улыбкой жалоети нъмой Стоить черкешенка младая! Даеть заботанвой рукой хлъбъ и кумысъ прохладный свой, Предъ нимъ колъна преклоняя. И взоръ ел изобразиль Души порывъ, какъ бы емятенный, По пищу принялъ русскій плънный и знакомъ ей благодариль...

И долго, долго, вакъ нѣмая, Столла дѣва молодая, и взглядь какъ будто говорилъ: «Утань себя, невольникъ милый! Еще не все ты погубиль». И вздохъ не тяжкій, но унылый, Въ груди раздалси молодой. Потомъ чрезъ валъ она кругой Домой пошла тропою минетой. И спрылась вдругь въ дали тенистой, Какъ въкій призракъ гробовой; И только прем покрывало Еще очамъ вдали мельнало. И долго, долго иланникъ мой Смотръль ей вслъдъ. "Она сокрылась -Подумалъ снъ:--но почему Она къ несчастью моему Съ такою жалостью склонилась?» Окъ ночь всю не смыкаль очей, Уснуль за часъ лишь предъ зареж...

XXI. Четверту ночь къ нему ходила Она и пищу приносила; Но планинкъ часто все молчалъ, Словамъ печальнымъ не внималъ. Ахъ! сердце полное волненій Чуждалось новыхъ впечатлъній: Онъ не хотъль се любить. И что за радости въ чужбинъ. Въ его плъну, въ его судьбинъ? Не могъ онъ прежнее забыть.. Хоткав сив благодарнымъ быть, Но сердце жаркое терялось Въ его страданіи нъмомъ И, накъ въ туманъ зыбломь, въ немъ Безъ отголоска поглощалось!.. Сно и въ шумъ, и въ типи Тревожить сонъ его души.

XXII. Всегда онъ, съ думою унылой, Въ ел блистающихъ очахъ Встръчаеть образъ въчно милый; Въ ея привътливыхъ ръчахъ Знакомые онъ слышить звуки... И къ призрану стрематся руки; Онъ вспоминлъ все-ее зоветъ... Но вдругъ очнулся. - Ахъ! несчастный Въ какой онъ бездић здась ужасиси: Ужь жизнь его не расцестеть. Онъ гаснеть, гаснеть, увядаеть, Какъ цвъть прекрасный на зарі; Какъ пламень юный, потухаеть На осващенномъ алтары! XXIII

Не поняль онъ ея стремленья, Ел печали и волненья; Не думаль онъ, чтобы она Паъ жалости одной пришла, Взглянувши на его мученья; Не думаль также, чтобъ любовь Точила сердце въ ней и кронь,— И въ страшномъ быль недоумъны,



Гирей приблизился—веревкой Былъ связанъ русскій, чуть живой.

По въ эту ночь ее онъ ждаль... настала ночь ужъ роковая; и сонъ отъ очей отгоняя. Въ пещерѣ плънникъ мой лежалъ. XXIV.

Поднялся вътеръ той порою, Качалъ во мракъ дерева, п свисть его подобенъ вою, Какъ воетъ полночью сова. Сквозь листьи дождикъ пробирался, Вдали на тучахъ громъ катался; Блистан, молнія струей Пешеру темну озаряла, Гиь плънникъ бъдный мой лежалъ Онъ весь промокъ, и весь дрожаль ..

Гроза по-малу утихала... Лишь канала вода съ деревъ; Кой-гай потоки межъ холмовъ Струею мутною бѣжали И въ Терекъ съ брызгами внадали. Черкесовъ въ темномъ поль въть... И тучи врозь ужъ разобгають, И кой-гат звъздочки мелькають; Прогланеть скоро лунный свыть. XXY.

И вотъ вадъ нимъ дуна златал На легиомъ облакт всилыла, И въ верхъ небеснаго степла, По сводамъ голубымъ играя, Влестяний шаръ свой провела. Покрыдись пеленой сребристой Холмы, ласа и лугь съ ракой. Но вто печальною стопой Пдеть одинъ троной гористой? Она... съ кинжаломъ и пилой... Зачымь же ей кинжаль булатный? Ужель илеть на поленть ратный? Ужель идеть на тайный бой?... Ахъ нътъ! наполнена полненій, Печальныхъ думъ и размышленій, Бъ пещеръ подощла она, И голосъ раздался извъстный... Очнулся ильненкъ, какъ отъ сна, И въ глубинъ пещеры тъсной Садател... Долго они тамъ Не смели воли дать словамъ... Вдругъ дъва шагомъ осторожнымъ Къ нему, вздохнувши, подощла И, руку взявъ, съ привътомъ нъжнымъ, Съ горячимъ чувствомъ, но матежнымъ, Слова печальны начала:

XXYI. «Axъ, русскій, русскій! что съ тобою? Почто ты съ жалостью намою Печаленъ, хладенъ, молчаливъ На мой отчаянный призывъ? Еще имвень въ свъть друга, Еще невъсты не терялъ... Готова я часы досуга

Съ тобой дълить; но ты сказаль, Что любишь, русскій, ты другую? Ея бъжить за мною тънь, II воть о чемъ и ночь, и день Я плачу, воть объ чемь тоскую!... Забудь ее! готова я Съ тобой бъжать на край вселенной! Забудь ес, зови меня Твоей подругой непамънной!» Но плънникъ сердна своего Не могь открыть въ тоскъ глубокой; И слезы давы черноокой Души не трогали его... «Такъ, русскій, ты спасенъ! но преждо Скажи миъ: жить иль умереть? Скажи, забыть ли о надеждь, Lав слезы эти утереть?»

Туть варугь поднялся онъ. Блеснуля Его предестные глаза, И слезы крупныя мелькнули На нихъ, какъ свътдая роса... «Ахъ, нътъ! оставь восторгъ свой нажный, Спасти меня не льстись надеждой: Миъ будеть гробемъ эта степь! Не на останкахъ славныхъ, бранныхъ, Но на костяхъ монхъ изгнанныхъ Заржавить тигостная цъпь!» Онъ замолчалъ. Она рыдала, Но ободрилась, тихо встала, Взяла пилу одной рукой, Кинжаль другою подавала. И вотъ подъ острою пилой Скрипить жельзо; распадаеть. Блистая, цънь и чуть звенить. Она его приподымаеть, И такъ, рыдая, говорить: XXVIII.

«Да!.. патынникъ... ты меня забудень Прости!... прости же... навсегда; Прости навъко!... пакъ счастливъ будень Ахъ!.. Всиомин обо мив тогда... Тогда... быть можеть, ужъ могилой Желанной скрыта буду и; Быть можеть... скажень ты уныло Она любила и меня!...» И девы бледныя ланиты, Почти потухніе глаза, Смущенный ликъ, тоской убитый, Не освъжить одна слеза,-И только рвутся воили муки. Она береть его за руки II въ поле темное спѣшитъ, Гдь чрезъ утесы путь лежить XXIX.

Идуть, идуть, остановились; Вздохнувъ, назадъ оборотились; По роковой ударилъ часъ... Раздался выстраль-и какъ-разъ Мой планинив падаеть... Не муку,

173

Но смерть изображаеть взоръ; Кладеть на сердце тихо руку... Такъ медленно по скату горъ, На солнит искрами блистая, Спадаеть глыба сибговая. Какъ вийсть съ нимь поражена, Безъ чувства падаеть она; Какъ будто пуля роковая Одинмъ ударомъ, въ одинъ мигъ Обоихъ вдругъ сразила ихъ.

XXX

Но очи русскаго смынаетъ Ужъ смерть холодною рукой: Онъ вздохъ последній испускаетъ:.. И онъ ужъ тамъ... и кровь рекой Застыла въ жилахъ охладевшихъ; Въ его рукахъ оцепеневшихъ Еще кинжаль, блести, лежитъ; Въ его всёхъ чувствахъ онъмевшихъ Навъки жизиь ужъ не горигъ, Навъки радость не блеститъ. XXXI.

Межь темь черкесь съ улыбкой злобной Выходить изъ глупи деревь, И, волку хищному подобный, Бросаеть взоръ... стоить... безъ словъ, Ногою гордой попираеть Убитаго... Увидель онь, Что тщетно потеряль патронъ, И вновь чрезъ горы убъгаеть.

ХХХИ.

Но воть она очнулась вдругъ И ищеть ильника очами.
Черкешенка! гдѣ, гдѣ твой другъ? Его ужъ иѣтъ. Она слезами Не можетъ ужасъ выражать, Не можетъ крови омывать, И взоръ ел, какъ бы безумной, Порывъ любви изобразилъ; Ова страдала. Вѣтеръ шумный, Свисти, покровъ ел клубилъ... Встаетъ... и скорыми шагами Пошла съ потупленной главой Черезъ иоляну—за холмами Сокрылась вдругъ въ тѣни ночной. ХХХПІ.

Она ужъ къ Тереку подходитъ,

Увы! зачёмъ, зачёмъ она Такъ робко взоромъ вкругъ обводитъ, Ужасной грустію полна? И долго на бъгущи волны Она глядить, и взоръ безмолвный Блестить зваздой въ полночной тьмъ. Она на каменной скаль-«О, русскій, русскій!» восклицаєть... Плеснули волны при лунъ, Объ берегъ брызнули онъ! И дъва съ шумомъ исчезаетъ. Покровъ лишь бълый выплываетъ, Несется по глухимъ волнамъ-Остатокъ грустный и печальный Плыветь, какъ саванъ погребальный, И скрылся къ каменнымъ скаламъ... XXXIV.

Но кто убійца ихъ жестокій? Онъ быль съ съдою бородой; Не вида дъвы черноокой, Сокрылся онъ въ глуши лъсной. Увы! то быль отець несчастной! Быть можеть, онъ ее сгубилт, И тоть свинець его опасный Дочь вмъстъ съ илънникомъ убиль? Не знаеть онъ; она сокрылась И съ ночи той ужъ не явилась. Черкесъ! гдъ дочь твоя? гладишь, Но ужъ ея не возвратишь!

XXXX

Поутру трупъ оледенълый Нашли на изинстыхъ брегахъ. Онъ хладенъ быль, окостенълый. Казалось, на ел устахъ Остался голосъ прежней муки; Казалось, жалостные звуки Еще не смолкли на губахъ Узнали все. Но поздно было! —Отецъ, убійца ты ee! [en] Гдв упованіе твое? Терзайся въкъ! живи уныло! Ен ужъ нъть. И за тобой Повеюду призракъ роковой. Вто гробъ ел тебв укажеть? Бъги, ищи ее вездъ... «Гдъ дочь мон?» и отзывъ скажегь: el Il

## Корсаръ.

## TACTS I.

Друзья, взгляните на меня! Я блёдень, худь, потухла радость въ очахъ моихъ, какъ блескъ огня. Мон давно увяла младость, давно, давно нъть ясныхъ дней,

Давно иктъ цёли упованья! Исчезло все!—одни страданья Еще живугь въ душть моей.

Я не видаль своихь родимыхь: чужой семьей воскормлень п. Одинь лишь брать быль у меня, Предметь всёхъ радостей любимыхь. Его и старѣ годомъ былъ, Но онъ равно мени любилъ; Равно мы слезы проливали, Когда все спитъ во тъмѣ ночной; Равно мы горе повъряли Другъ другу жаркою душой... Намъ очарованное счастъе Мелькало рѣдко—иногда! Увы! не зрѣли мы ненастъя, Намъ угрожавшаго тогда.

Мой умеръ братъ! Передъ очами Еще теперь тотъ страшный часъ, Когда въ ногахъ его съ слезами сидълъ. Ахъ! я не зрълъ ни разъ столь милой смерти, хладной муки...: Сложивъ престообразно руки, Песчастный тихо угасалъ, И блъдны виалыя ланиты, И смертный взоръ, тоской убитый, Въ подушкъ бъдный сокрывалъ. Онъ умеръ!—страшнымъ восклицаньемъ Сраженъ я вдругъ былъ съ содроганьемъ. По сожалънье—не любовь Согръли жизнь мою и кровь.

.Съ тъхъ поръ съ обманутой душою По всемъ и недоверчивъ сталъ. Ахъ! не подъ кровлею родною Я быль тогда-и увядаль. Не могь съ улыбкою смиренья Съ тъхъ поръ я все переносить: Насмъщки гордости, презрънья... Я могь лишь пламенией любить ' Самимъ собою недоволенъ, Желая быть спокоенъ, воленъ, И часто по лъсамъ бродилъ И только тамъ душою жиль. Глядель въ раздумін глубокомъ, Когда на деревъ высокомъ Пъвецъ незримый напъвалъ Веселье, радость и свободу, Какъ нъжно вдругъ ослабъвалъ, Какъ онъ, треща, свисталъ, щелкалъ, Какъ по дазоревому своду На легкихъ крыліяхъ порхаль,-И непонятное волненье Въ душъ и сильно ощущелъ. Всегда любя уединенье, Возненавида шумный свъть, Узнавъ невърной жизни цъну, Въ серднахъ людей нашедъ измъну, Утративъ жизни лучшій цевтъ, Ожесточился я-угрюмой Душа моя смутилась думой... Не могии болье страдать, И вдругъ ръшился убъжать. \*Настала ночь... Я всталь печально Съ постели, грустью омраченъ. Во всемъ дому глубовій сонъ. Хотьлось мик хоть взоръ прощальный На мъсто бресить то, гдъ я

Танъ долго жиль въ тиши безвъстной, Гдъ жизни сънь, всегда предестной Безпечно встрътила меня.
И взяль кинжалъ; два пистолета На мнъ за кожанымъ ремнемъ
Звенъли. И стращился съъта Дуны въ безмолеји почномъ...

Но вихорь сердца молодого Меня влачиль къ съдымъ скаламъ, Гдь между берега вругого Дунай кипфлъ, ревълг; и тапъ. Склонись на камень головою, Сидълъ и, озаренъ луною... Ахъ! какъ она томна, батана, Лила лучи свои златые Съ небесъ на реши бреговыя. Везда знакомыя мъста, Все мнъ напоминало маадость, Все говорило мив, что радость Навъки здъсь погребена. Хотъль проститься съ той могилой, Гдъ прахъ лежалъ столь сердцу милый. Перебъжавин черезъ ровъ, Пошель я тихо по кладонщу; Душъ моей давало пищу Спокойствіе німыхъ гробовъ. И долго, долго и въ молчаные Стояль надъ камнемъ гробовымъ Казалось, въндо въ страданыц Какимъ-то холодомъ сырымъ.

Потомъ невърными шагами Я удалился, -- но за мной, Казалось, тань везда бъжала... Я ночь провель въ глуши лъсной, Зари багрино освъщала Верхи холмовъ; почная тънь Уже ръдъла надо мною. Съ отнгощенною главою Я тамъ сидвать, склонись на цень,... Но всталь, пошель къ брегамъ Дунал, Который издали ревълъ. Я въ Грецію идти хотъль, Чтобъ турокъ сабля роковая Пресъкла горестный удъль. Въ душъ смънялося мечтанье; Ярчье дневное сіннье,-И вотъ Дунай ужъ предо мной Синълъ съ обычной красотой Какъ онъ, прекрасный, величавый, Играль въ прибережныхъ скалахъ!... Воспоминанье о дълахъ Живетъ здъсь, и протекшей славой Ръка гордится. Съвъ на брегъ, Я измъряль Дуная бъгъ. Потомъ бросаюсь въ быстры волны, Онъ клубател, но рукой Я спориль съ быстрою ракой, II скоро на берегъ безмолвный Я вышель. Все въ душь моей Мутилось паною Дунан;

П, бросивъ взоръ къ странъ своей, «Прости, отчизна золотая!— Сказалъ: быть можетъ, въ этотъ разъ съ тобой навъки миъ проститься; Но этотъ мигъ, но этотъ часъ Надолго въ сердцъ сохранится!»...
Потомъ я быстро удалился...

175

Зачемъ вамъ сказывать, друзья, Что было, какъ потомъ, со мною: Скажу вамъ только то, что л Везив съ обманутой душою Бродилъ одинъ, какъ сирота, Не смая ввариться, какъ прежде, Всеизмѣняющей надеждѣ: Міръ быль чужой мив, жизнь пуста. Ужъ я быль въ Греців прекрасной, А для души моей несчастной Ел лишь видъ отравой быль. День пропадаль, день уходиль... Уже съ Балканскія вершины Отпрылись Греціи долины; Ужъ море синее, блестя, Подъ солицемъ пламеннымъ Востока, Какъ шумъ нагорнаго потока, Обрадовало вдругь меня.... По какъ спастися намъ отъ poral Я здъсь нашель, здъсь погубиль Почти все то, что и любилъ.

## часть п.

Гдь Геллеспонть съдой, широкій, Плеская волнами, шумить-Покрытый ласомъ, одинокій, Авосъ задумчивый стоитъ. Вънчанный грозными скалами, Какъ неприступными стънами Онъ окруженъ; ни быстрыхъ волнъ, Ни свиста вътровъ не боится. Бъда тому, чей бренный челнъ Порывомъ ихъ къ нему домчител Его высокое чело Травой и мохомъ заросло. Между стремнинъ, между кустами, Изразанъ узкими тронами, Съ востока рядь зубчатыхъ горъ Къ подошећ тянется Авоса, И башни гордыя Летоса Ветръчаеть удивленный взоръ. Порою корабли водами, На быстрыхъ, бълыхъ парусахъ, Летали между островами, Какъ бы на лебедя крылахъ. Воспоминанье здёсь одною Прошедшей истиной живеть... Воть цареградскій путь идеть Чрезъ поле черной полосою... [Я шель, не чувствуя себя: Я быль въ стремительномъ волнении. Увидъвъ, Греція, тебл!...]

Кустарникъ дикій въ отдаленьи Терялся межъ угрюмыхъ скалъ.

Межъ скалъ, гдѣ въ счастьи, упоеньи Фракіенъ храбрый инровалъ, Теперь все пусто. Вспоминанье Почти изгладилъ токъ временъ, и этотъ край обремененъ Подъ игомъ варваровъ. Страданье Осталось только въ той странѣ, Гдѣ прежде греки восиѣвали Ихъ храбрость, вольность; но они Той страшной участи не знали и дышеть все здѣсь стариной, минувшей славой и войной.

Когда жъ народъ ожесточенный

Хватался вдругъ за мечь военный, Въ пещеръ темной, у скалы, Какъ будто горные орлы, Бывало, греки въ ночь глухую Сбирали шайку удалую, Чтобы на турокъ нападать, Павнить, рубить, въ морахъ летать. И часто барка въ тъмѣ у брега Была готова для побъга Отъ непріятельских в полковъ; Не страшенъ былъ имъ плескъ валовъ. И въ той пещеръ отдыхая, Какъ часто ночью и сидълъ, Воспоминая и мечтая, Кляни жестокій свой удбль И что-то новое пылало Въ душъ неопытной моей. И сердце юное мечгало О легкомъ вихрѣ прежнихъ дней Желаль я быть въ бояхъ жестогихъ, Желалъ и плыть въ морихъ широкихъ [Любить—кого, не находиль]. Друзья мон, я молодъ быль! Зачемъ губить намъ нашу младость, Зачемъ старъть душой своей? Прости навъкъ тогда ужъ радость, Когда исчезла съ юныхъ дней. Нашедъ корсаровъ, съ ними въ моро

Хогблъ я илыть. «Ахъ! думаль п, Война, могила, но не горе, Быть можеть, встратить тамъ менд. Простясь съ печальными брегами, Я съ маврекимъ опытнымъ пловцомъ Стремиль мой быть межь островами. Цвътущими надъ влажнымъ дномъ Святого старца-океана Я видълъ ихъ, но жребій мой, Гдъ свелъ насъ съ буйною толной, Тамъ власть дана мић атамана; И такъ ужъ было ръщено, Что жизнь и смерть-все за одно!!! Какъ весело водамъ предаться, Друзья мон, въ моряхъ летать; Но долженъ, долженъ и признаться, Что я готовъ теперь бы дать

Все, что имью, за ть годы, Которые ужь и убиль. И невозвратно погубиль. Прекрасный были бы мнь воды— Поля, льса, луга, холмы, И всь, всь прелести природы... Но такъ себъ невърны мы!!... Живемъ, томимся и желаемъ, А получивни, забываемъ О томъ. Уже предметъ другой Играетъ въ нашемъ вображены, И.—въ безпрерывномъ такъ томленыя, Мы тратимъ жизнь—о Боже мой!

Мы часто на берегъ сходили

И часто по стенямъ бродили,

Гдѣ конь арабскій вороной

Игралъ скачками подо мной,

Летая въ даль степи широкой.

Уже терялся брегъ далекій,

И я, съ веселою толной,

Какъ въ морѣ, быль въ степи сухой.

Пли въ лѣсу, въ ночи глубокой, Когда все синтъ, то мы один, При полной въ облакахъ лунѣ, Въ нещерѣ темной, припѣвал, Сидимъ, и чаша между насъ Пдетъ съ весельемъ кругован. За нею велѣдъ за часомъ часъ, И свѣтитъ иламень, чутъ блистал, Треща, синъп и мелькая... Потомъ мы часто въ корабли Опять садились, въ быстры волны Съ отважной дерзостью текли, Какой-то гордостію полны. Мы правы были: домъ царей Не такъ великъ, какъ зыбь морей.

Я часто, храбрый, провожадный, Носился въ буряхъ боевыхъ; По въ сердцѣ юномъ чувствъ нвыхъ Тандея пламень безотрадный. Чего-то страшнаго я ждаль, Грустиль, томился и желаль. Я слушаль пёсни удалыя Веселой шайки средь морей; Тогда, восномнивъ золотые Та годы юности моей, Я слезы лилъ, не зная Бога Мит жизни дальняя дорога Была скользка: я быль, друзыя, Песчастный прахъ изъ бытія. Какъ бы сражаяся съ судьбою, Мятежной прости полна, Душа, терзанью предана, живеть утратою самою. Узнавъ лишь тънь утраты сей, II ждаль ея еще мятеживи, Еще печальный, безнадежный, Какъ лишь начало страшныхъ дней. Опять предъ мной все исчезало, Какъ свъть предъ тънію ночной,

И сердце тажко изнывало. Исчезъ и проткій мой покой, Исчезло милое волненье, И благородное стремленье И чувствъ, и мыслей молодыхъ, Высокихъ, ифжныхъ, удалыхъ.

## ЧАСТЬ Ш.

Однажды въ ночь сошлисл тучи, Катился громъ издалека, И гналь, стоная, вихрь летучій Порывомъ бурнымъ облака, Надулись волны, море илещеть, И молнія во мрака блещеть. Не нашихъ храбрыхъ удальновъ Ничто бъ тогда не испугало, И море синее стонало Оть резвихъ корабля следовъ. Шипащей пъною бъльеть Корабль. Вдругъ рвется къ небесамъ Волна-качается, чернъеть И возвращается волнамь. Памъ въ ономъ ужасъ казалось, Что море въ прости своей Съ предълами небесъ сражалось, Земля стонала отъ выбей, Что вихри въ вихри ударились, И тучи съ тучами слегались. И устреманием громъ на громъ, И море билось съ влажнымъ дномъ, И черна бездна загоралась Отпрытой бездною громовъ, И наше судно воздымалось То вдругь до тяжинхъ облакевъ, То вдругь, треща, внизь опускалось Но храбрость и не потерялъ На палубъ съ моей толною. Я часто гибель возващаль Одною пушкой въстовою. Мы скоро справились! Кругомъ Лишь дождь шумъль, ревъль липь громъ. Вдругъ слышенъ выстръль отделенный, Влеснулъ фонарь, какъ бы зажженный На мачть, въ мрачной глубинь, И скрылся онъ въ туманной мель ... И небо страшно разразилось, И блескомъ молній озарилось... И мы узръли: быстро въ намъ Неслоси греческое судно. Все различить мий было трудно. Предавшися глухимъ волнамъ, Они на помощь призывали, Но вътры воили заглушали. «Скоргай ладыю, спасите ихъ!» Раздался голосъ. Въ этогъ мигъ О камень судно ударлеть, Трещить и съ шумомъ утопаеть... Но мы нныхъ еще спасли, Къ себъ въ порабль перенесли.

Они, безъ чувствъ, водой покрыты, Лежали всѣ, какъ бы убиты. И вътеръ буйный утихалъ, И громъ почаще умолкалъ. Лишь изръдка волна вздымалась, Какъ бы гора, и опускалась

Вее смолкло! вдругъ корабль волной Былъ брошенъ къ мели бреговой.

Хотвлъ я видъть мной спасенныхъ, И къ нимъ поугру я взошель. Тогда на тучахъ озлащенныхъ Вскатилось солние; я узрѣлъ, Увы, гречанку молодую. Она, почти безъ чувствъ, блѣдна, Склонившись на руку главою, Сипьла, и съ тъхъ поръ она Лонынъ въ намяти глубокой Она изъ стороны далекой Была сюда привезена. Свою весну, златыя лата Воспоминала. Томный взоръ, Чернъе тьмы, прчъе свъта, Глядъль, казалось, съ давнихъ повъ На небо. Тамъ звъзда, блистая, Павала ей о чемъ-то въсть, О томъ, друзья, что въ сердцѣ есть Звъзду затмила туча злая; Звъзда померкла,-и она Съ тъхъ поръ нечальна и грустна. Съ тъхъ поръ, друзья, и я стенаю. Моя темъ участь решена; Съ тъхъ поръ покоя я не знаю, Но съ техъ же норъ и омертвълъ, Для нажныхъ чувствъ окаменалъ.

1828.

## Черкесы.

Въ горахъ ужъ солице исчезаетъ, Въ долинахъ всюду мертвый сонъ; Заря, блистая, угасаеть; Вдали гудить протяжный звонъ; Покрыто мглой туманио поле, Зарница блещеть въ небесахъ, Въ долинахъ стадъ не видно болъ, Лишь серны скачуть на холмахъ, И сфрый волкъ бъжить чрезъ горы. Его свирьно блещуть взоры: Въ тъни развъсистыхъ дубовъ Влъзаетъ онъ въ свою берлогу. За нимъ бъжитъ черезъ дорогу Съ ружьемъ охотникъ; пара дсовъ На сворахъ рвутся съ нетеривныемъ. Все тихо, и въ глуни лъсовъ Не слышно жалобнаго пънья Пустынной пволги; лишь тамъ Весенній вътеровъ играетъ, Перелетая по кустамъ; Въ глуши кукушка занываетъ. И на дупав, какъ тънь, сидитъ Полночный воронъ и кричить. Межъ дикихъ скалъ крутитъ, сверкаетъ Подаль Терекъ за горой, Высокій берегь подмываеть, Крутяся пъною съдой.

Одьто небо черной мглою, Въ туманъ мъсяцъ чуть блеститъ; Лишь на сухихъ скалахъ травою Полночный вътеръ шевелить. На холмахъ маяви блистаютъ: Тамъ стражи русскіе стоятъ; Ихъ конья острыя блестятъ; Другъ друга громко окликаютъ: «Не спи, казакъ, во тьмѣ ночной, — Чеченны ходятъ за рѣкой!» Но вотъ они стрѣлу шускаютъ, — Взвилась! и падаетъ казакъ Съ окровавленнаго кургана; Въ очахъ его смергельный мракъ: Ему не эрѣтъ родного Дона, Ни милыхъ сердцу, ни семью: Онъ жизнь окончилъ здѣсь свою...

Въ густомъ лъсу видна поляна,
Чуть освъщенияя луной;
Мелькаютъ, будто изъ тумана,
Огни на кръпости большой
Вдругъ слышенъ шорохъ за кустами
Въёзжаютъ нѣсколько людей;
Окинувъ все кругомъ очами,
Они слѣзаютъ съ лошадей.
На каждомъ шашка, за плечами
Ружье заряжено виситъ,
Два пистолета, борзы кони,
По буркъ на съдлъ лежитъ.
Огонь черкесы зажигаютъ,
И всѣ садятся тутъ кругомъ;
Привязанные къ деревамъ



Я часто гибель возвъщаль Одною пушкой въстовою.

Въ зъсу кови траку щинають; Клубится дымъ, огонь трешить, Кругомъ поляна вся блестить. IV.

Одинъ чернесъ одъть нь польчугу, Изъ серебра его нарядъ, Увлени виругъ вего сидить: Другіе жъ всь зежать по аугу. Иные чистить шашин остры, Иль навострають стралы быстры. Koyrown ace TRIO, ace molyarth .--Возсталь вдругь наязь и говорить: "Черпесы, мой изродь военный, Готовы будьте всявій чась! На жертву смерти-смерти славной He BOREL MOCIONEL MILC. ENL MICH. Вагляните: въ правости высокой, He miners, so request not opera causes, By nevara, we exceed of edgescall; Fro emacy, and well so murals

«Вчера и спаль подъ пладной иглой H super yearing, Sprin, Sprin, West ours created nepego which H was casuate except their-H & DOUBLE .- CENCE BURES ... Но призрамь легий парать соправок; On expell nexts inquired & Ere culcu a julication. H BOTS RINT I BOTS, I DODS, H spenious sersid ne salator On this maps, much down bright thus Меня завла, и и старался Ero EDGUARTA OTA GROSS, H H HS CHESTS SCRIPT POTOTS! Теперь изинуся Наговетовъ, KREEPCS, RECEIVED TELESCOPE. BECTATA BUENCH SECS. для русских смерть или мученые, HIS MES HATTERNYTS HE ROCATERIS PARTS На дрко солица восхождение». PROMENYA'S READ. II BO'S TREEPINGS Повторяли его слова: «Погибнуть русских» невозвратие, HIS CL TLIS CHARTCE PRIESS.

Востокъ, вляя, влименьеть. 
В день выботлявый сихтлеть; 
Уже въ селыхъ кричить пътухъ; 
Ужь мъсниъ въ обликъ потухъ. 
Денния, тихо поднимансь, 
Злититъ холим и тихій борх; 
В юный лучъ, со тьмой сражнесь, 
Вдругъ показался изъ-за горъ 
Колосья въ полѣ подь сершим 
Ложатся желтыми радами. 
Все утро дышетъ, вътерокъ 
Вграетъ въ Терекъ на волнахъ, 
Вадымаетъ выблемый песокъ.

Сводъ неба синій тихъ и чисть; Проклада съ ръчки повъваетъ; Предестный запахъ юный листь Съ весенией свъжестью сливаеть. Венда пругомъ спустился льсь, Повсюду тихое молчанье; Струей сивовь темный сводъ древесъ Проправшись, дневное сіявье Верхи и порни золотить. Линь, вътра тихниъ дуновеньемъ Сорванъ, листовъ летить, блестить, Свущая тишину паденьенъ. Но воть, примати свыть диевной, Чершесы на поней садатся, выстрке страль по ласу вчаток, Капъ предъ псутовимый рой-Соврымися въ таки густой

#### VII.

О если бъ ты, преврасный день, Газать такъ же горесть стракъ, смитенья, REEL POSSIES THE SCHOOL TERM B CHORL COMPRESSIVE BUILDING Заутрень из града шльній аконь He point streets prosects; и на гора стоить высовой Препросный градь; тамъ слишень граний Ступъ барабявонь, и пойска, Закинуют ружьи на плеча, Стоять на плошади на нарада. Народь весь из прездинчиомъ нарада BROTE BUL DEPERS. CTYRE ESPECT. Колисовъ, вроменъ раздается, Ha men's creat rainers merca; Всявъ въ домъ свой завтравать идетъ; Тамъ техо ставна растворяють; [А] тамъ по узинь гузногь, HAL BAYTE BORERO ROCKOTPÉRE Въ большую прідость. -- но черийть Ужь стали тучи на горами, I TOALED SPERME AVERE Блистало солние съ высоты, и вытръ бываль зерезъ вусты.

Ужь войско колеть расходиться Въ большую правость на гора; Но топоть слишень нь тишин, Вдаля густва шыль влубител: И вваять, вто-то на конт. Съ огладкой бользиной ичится. Ho BOTL OHL ERBEL YET, BOTL CERMETL, Ев начальнику она подбагаеть и говорить: спотибель памът Вели готовиться войскамъ: Червесы вчатся за горами. Насъ было двое, и за нами Они пустились на вонякъ. Меня объядь внезанный страхи, Насилу я оть нихь умчался, До конь корошъ, в то бъ успалсяя

Начальникъ всемъ полкамъ велелъ Сбираться къ бою; зазвенѣлъ Набатный колоколь; толпятся. Мягутся, строятся, двлятся. Ворота криности сперлись; Иные вихремъ понеслись Остановить черкесску силу, Иль съ славою вкусить могилу. И видно зарево кругомъ; Черкесы поле покрывають; Ряды, какъ львы, перебъгають-Со звономъ сшибся мечь съ мечомъ-И разомъ храбраго не стало. Ядро во мракѣ прожужжало, И пълый рядъ безстрашныхъ палъ; Но вст смтшались въ дымт черномъ. Здъсь бурный конь съ коньемъ вонженнымъ, Вскочивши на дыбы, заржаль, Сквозь русскіе ряды несется; Упаль на землю, сильно рвется, Покрывши всадника собой. Повсюду слышень стопъ и вой.

[И] пушекъ громъ вездѣ грохочеть; А адісь изрубленный герой Воззвать къ дружинъ върной хочетъ, И голосъ замеръ на устахъ. Другой быжить на поль ратномъ, Бъжить, глотая дымь и прахъ; Трикрать сверкнуль мечомъ булатнымъ, И вь воздухѣ недвижимъ мечь... Звеня, падеть кольчуга съ плечъ; Конье рамена прободаеть, И хлещеть кровь изъ нихъ ръкой. Несчастный раны зажимаеть Холодной, трепетной рукой: Еще ружье свое онъ ищеть; Повсюду стукъ, и пули свищутъ, Повсюду слышенъ пушекъ вой. Повсюду смерть и ужась мечеть-Въ горахъ, и въ долахъ, и въ лъсахъ; Во градѣ жители трепещуть, И гуль несется въ небесахъ. Иной черкеса поражаеть: Безилодно мечь его сверкаеть; Махнуль еще-его рука, Подъята вверхъ, окостенъла; **Бъжать** хотъль—его нога

1 1 1 2 0 F 1 0 1 E 1

Дрожить, недвижима, замлела; Встаеть-и паль. Но воть несется На лошади черкесь лихой Сквозь рядъ штыковъ; онъ сильно рветея И держить мечь надъ головой; Онъ съ казакомъ вступаеть въ бой: Ихъ сабли остры ярко блещуть, Ужь лукъ звенить, стрела трепещеть. Ударъ несется роковой. Стрвла блестить, свистить, мелькаеть И въ мигь казака убиваеть. Но вдругь толною окруженъ, Коньями острыми проижень, Князь самь отъ раны издыхаеть, Падеть съ коня-и всѣ бѣгугь И бранно поле оставляють. Лишь ядра русскія ревуть Надъ ихъ, ужасно, головой. Помалу тихнеть шумный бой. Лишь подъ горами ныль клубится. Черкесы побъжденны мчатся, Пресладоваемы толпой Сыновь неустранимыхъ Дона, Которыхъ Рейнъ, Лоаръ и Рона Видали на своихъ брегахъ:-Несуть за ними смерть и страхъ.

Утихло все: дишь нарѣдка Услыщины выстраль за горою; [Иль] редко видно казака. Несущагося прямо къ бою. И въ станъ русскомъ ужъ покой. Спасенъ и градъ, и надъ рѣкой Маякъ блестить, и сторожь бродить: Въ окружность быстрымъ окомъ смотрить И на плечв ружье несеть. Лишь только слышно: «кто идеть?» Лишь громко «слушай» раздается, Лишь только редко пронесется Лихой казакъ чрезъ русскій станъ. Лишь радко крикнеть черный вранъ, Голодный, трупы пожирая. Лишь изредка мелькиеть, блистая, Отонь въ палатки у солдать, И редко чуть блеснеть булать, Заржавый оть крови въ сраженыя. Иль крикнеть вдругь въ уединеньи Близъ стана русскій часовой-Вездъ господствуеть покой.



Брезръ. ...Она, склонившись на руку главою,



Черкесы ... Огонь черкесы зажигають, и вст савятся туть кругомъ.

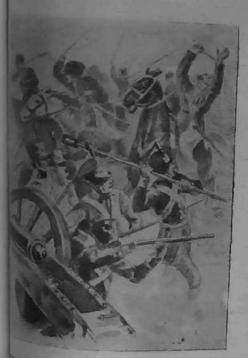

и ... И цълый рядъ безстрашныхъ палъ, но вев смениались въ дыме черномъ.



Преступникъ. .. Я какъ предъ казнію дрожаль... Гремять проклатья роковыя.

## 1829.

# Два брата.

(II O 9 M A).

«Ахъ, брать! ахъ, брать! стыднсь, мой брать! И только плющь, віясь, младой объты теплые съ мольбами Забыль ли? Годъ тому назадъ Мы были нежными друзьями... Ты помнишь, помнишь верно бой. Когда рубились мы съ тобой Противъ враговъ родного края: Или, заботы удаляя, Съ новорожденною зарей Ветрвчали вмаста праздникъ Лады. И чтожъ? волнение досады, Неугомонная вражда Насъ разделили навсегда!.. Не называй меня, какъ прежде, Въ благополучные года, Въ тв дни, какъ върилъ я надеждъ. Любви и дружбъ... я знаваль Волненья сердца дорогія И очи, очи голубыя... Я серацемъ дѣвы обладалъ-Ты у меня его украль! Ты завладыль моей прекрасной, Ея любовью и красой! Ты обмануль меня ужасно И посм'вился надо мной...» Умолили-но еще стоять, Въ душћ терзаемы враждою. На каждомъ світлые блестять Мечи съ насъчкой золотою, На важдемъ паннырь и шеломъ Ораннымъ остненъ крыломъ. Все нусто вкругь въ дали туманной Предъ ними жертвенникъ; на немъ Кумиръ бълветь деревянный;

Лелветь жертвенникъ простой. Они колвна преклонили, Взанмной злобой поклялись, Вогь на коней своихъ вскочили И врозь стралою понеслись.

Давно зь, давно зи другь безъ друга Ихъ врай родимый не видаль? Давно ль, когда одинъ страдаль Въ изнеможении недуга-Другой прикованный стоять Нажнайшей дружбой къ изголовью? Вдругь, горькимь міщеніемь дыша. Кипять! Надменная душа Чамъ раздражилася? Любовью! Аскаръ, добычу бранныхъ силъ, Финляндку юную любиль. Она лида въ неволь слезы И помнила средь грустныхъ дней Скалы Финляндіп своей.

Скалы Финаяндін пустой, Озеръ стеклянные заливы И боръ печальный и глухой: Какъ милы вы, какъ вы счастанвы Своею дикой красотой!.. Дымятся низкія долины, Гдв кучи хижинъ небольшихъ Съ дворами грязными. Вкругъ ихъ Растугь кудрявыя рябины: На высотахъ черивють пни, Иль стебли обгоралыхъ сосенъ. Въ странв той кратки дин весны И продолжительная осень...

## 1829.

## Азраилъ.

Рачка. Кругомъ широкія долины. Курганъ. На перегу издохиній конь лежить близъ кургана, и вороны летають надъ нимъ. Все дико.

Азраилъ (сидить на пургант). Дождуся здвсь; мнв не жестка Земля кургана. Вътеръ дуеть, Серебряный ковыль волнуеть И быстро гонить облака. Кругомъ все дико и безлюдно, Издохній конь передо мной Лежить, и коршуны свободно

Лобычу делять межь собой. Ужь хладныя быльють кости, И скоро пиръ кровавый свой Незваные оставять гости. Такъ точно и въ душъ моей Все пусто, лишь одно мученье Грызеть ее съ давиншиихъ дией И гонить прочь отдохновенье; Но нивогда не устаеть Его отчаниная злоба,

И въ тъсной, темной кельъ гроба Оно вовъки не уснеть. Все умираеть, все проходить. Гляжу, - за въкомъ въкъ уводить Толны народовъ и міровъ И съ ними вићств исчезаетъ. По духъ мой гибели не знает\_ Живу одинъ средь мертвецовъ, Закономъ общимъ позабытый, Съ своими чувствами въ борьбъ, Съ душой страданьями облитой, Не зная равнаго себъ. Полуземной, полунебесный, Гонимый участью чудесной, Я все мгновенное люблю, Утрата мучить грудь мою. И я безсмертенъ, и за что же? Чамъ, чамъ возможно заслужить Такую пытку, Боже, Боже! Хотя бы могъ я не любить!

Она придетъ сюда, я обниму Красавицу, и грудь къ груди прижму, У сердца сердце будеть горячки; Уста къ устамъ чъмъ ближе, тъмъ сильный Ивмая ръчь любви. Я разскажу Ей все-и міръ, и въчность покажу; Она слезу уронитъ надо мной, Смягчить Творца молитвой молодой, Пойметь меня, пойметь мои мечты И скажеть: «какъ великъ, какъ жалокъ ты!» Сей рачи звукъ-мна будеть жизни звукъ, И этогь чась-последній долгихъ мукъ... Клянусь, воспоминание объ немъ Глубоко въ сердић сохранить моемъ, Хотя бы на меня возсталь весь адъ, Тоть уголь, гдв я спрячу эготь кладъ, Не осквернить ни ропоть, ни упрекъ, Ни месть, ни зависть; пусть свираный рокъ Сбираеть тучи, пусть моя звъзда Въ туманъ въчномъ тонетъ навсегда, -Я не боюсь: есть сердие у меня Надменное и полное огня; Есть въ немъ любви ен святой залогъ-Последняго жъ не отнимаетъ Богъ. -Но слышенъ звукъ шаговъ: она, она... Но для чего печальна и бладна?... Въновъ пестръетъ надъ ея челомъ, Играеть солнце медленнымъ лучемъ На бълыхъ персяхъ, на ея кудряхъ... Идеть... Ужель меня тревожить страхъ?...

(Апеа еходить. Цепты на руках и на голови. Въ биломъ платыъ. Крестъ на фуди у  $n^{e_n}$ ).

#### Дѣва.

Вътеръ гудетъ, Мъсяцъ илыветъ, Дъвушка илачетъ, Милый на чужбинъ скачетъ. Ни дъва, ни вътеръ Не замолкнуть. Мъсяцъ погаснетъ, Милый измънитъ.

Прочь печальная пѣсня! Я опоздаль, Азранлъ. Такъ ли тебя зовутъ, мой другь? (Садимся рядоль).

Азраилъ. Что до названія? Зови менд своимъ любезнымъ; пускай твоя любовь замѣнитъ мнѣ имя: я никогда не желаль бы имѣть другого; зови, какъ хочешь, смерть—уничтоженіемъ, гибелью, покоемъ, тлъніемъ, сномъ — она все равно поглотитъ свои жертвы.

Дѣва. Полно съ такими черными мыслями Азраилъ. Такъ моя любовь чиста какъ голубь, но она хранится въ мрачномъ мъстъ, которое темнъстъ съ въчностью.

Дѣва. Кто ты?

Азраилъ. Изгнанникъ! существо сильное и побъжденное. Зачъмъ ты хочещь знать?

Дѣва. Что съ тобою? Ты ноблѣднѣлі! Примътно дрожь пробъгала по твоимъ членамъ, твои вѣки опустились къ землѣ. Мылый, ты становишься страшенъ.

Азраилъ. Не бойся все онять прошло. Дъва. О, я тебя люблю, люблю больке блаженства; ты помнинь, когда мы встрттились, я покрасиъла; ты прижалъ меня късебъ, миъ было такъ хорошо, такъ тепло у груди твоей. Съ тъхъ поръ моя душа съ твоей—одно. Ты несчастливъ; ввърь миъ свою печаль: кто ты? откуда? ангель? до монъ?

Азраилъ. Ни то, ни другое.

Дѣва. Разскажи миѣ твою повѣсть; если ты потребуень слезъ, у меня онѣ есть; если потребуень ласки, то я удушу тебя мойми; если потребуень помощи—возьми все, что я имѣю, возьми мое сердце и приложи его къ язвѣ, терзающей твою душу; моя любовь сожжеть этого червя, который гнѣздится въ ней. Разскажи миѣ твою шъвъсть!

Азраилъ. Слушай, не ужасайся; склонись къ моему плечу, сбрось эти цвъты, - твои губы душистье; пускай эти гвоздики, фіалки унесеть ближній потокъ, какъ нъкогда время унесеть твою собственную красоту Какъ, ужели эта мыель ужасна, ужели въ столько стольтій люди не могли къ неи привыкнуть, ужели пикто не можеть пользоваться всею опытностью предшествениековъ? О, люди! вы жалки, но со всъмъ тъмъ я смінять бы мое вічное существование на мгновенную искру жизни человъческов. чтобы чувствовать хотя все то же, что теперь чувствую, но имъть надежду когда вкбудь позабыть, что и жилъ и мыслиль. Слушай же мою новъсть:

Азраилъ.



Прочь печальная пѣсня! Я опоздала Азраилъ Такъ ли тебя зовутъ, мой другъ?

#### РАЗСКАЗЪ АЗРАНЛА

Когда еще ряды свътиль Земли не знали межъ собой. Въ тъ годы и ужъ въ міръ быль. Смотрѣлъ очами и душой, -Молился, действоваль, любиль, И не одинъ и сотворенъ: Насъ было много; чудный край Мы населяли, только онъ. Какъ вашъ давно вабытый рай, Быль преступленьемъ оскверненъ Я власть великую имъль: Леталь, какъ мысль, куда хотъль, Могъ звъзды навъщать порой И любоваться ихъ красой Вбанзи, не утомляя взоръ; Какъ перелетный метеоръ, Я могъ исчезнуть и блеснуть: Везді: мий быль свободный путь.

Я часто ангеловъ видалъ
И громкимъ ифенямъ ихъ внималт,
Когда въ багряныхъ облакахъ
Они, качаясь на крылахъ,
Всъ вмъстъ славили Творца,—
И не было хваламъ конца.
Я имъ завидовалъ, они
Есяпечно проводили дни;

Не знали тайныхъ безпокойствъ, Пушевныхъ болей и разстройствъ. Волненія враждебныхъ думъ И горьних слезь; ихъ свътлый умъ Безвъстной цъли не искалъ, Любовью гръшной не страдаль. Не зналь пристрастія къ вещамъ-Онъ весь быль отданъ небесамъ. Но я, блуждая много лътъ, Искаль чего быть можеть нъть: Творенье сходное со мной Хотя бы мукою одной. И началь громко я роштать, Мое рожденье проклинать, И говориль: «Всесильный Богь, Ты знать про будущее могъ, Зачемъ же сотворилъ меня? Желанье глупое храня, Вездъ испать миъ суждено Призракъ, видъніе одно. Ужели миль Тебь мой стонь? И если я ужъ сотворенъ, Чтобы игрушкою служить, Дунюй-безсмертной можеть быть-Зачьмъ меня Ты одарилъ, Зачемъ д върплъ и любилъ? И наказание въ отвътъ Упало на главу мою. О, не скажу какое, нътъ! Твою безпечность не убыо,

Не дамъ понатія о томъ. Ито лишь съ возвышенными уможь И съ непреклонною душой Извъдать вельно судьбой. Чемъ дольше мука тяготигь, Тъмъ глубже рана отъ нея: Обливши смертью бытіе. Она опять его живить: И эта жизнь пуста, мрачна, Какъ произсть, где не знають два Глотая все, добро и зло, Не наполняется она. Вагляни на бледное чело. Примыть морщинь печальный радт, Неровный ходъ монхъ ръчей. Мой горькій смахь, мой дикій взглам При вспоминаные прошлыхъ лией-И если тогчасъ не прочтень Ты дено встхъ монхъ страстей, То въчно, въчно не поймень Того, кто за безумный сонъ. За мигъ-столътьями казненъ Я пережиль звъзду свою: Какъ дымъ разсыпалась она, Рукой Творца раздроблева. По, смерти върной на краю, Вапрая на погношій міръ, Я жилъ одинъ-забытъ и сиръ. По безпредъльности небесъ Блуждаль я много, много льть И зръль, какъ старый міръ исчезь, И какъ родился новый свъть; И страсти первыи людей Не скрылись отъ моихъ очей! II нынъ и живу межъ васъ, Безсмертный-смертную люблю, И съ тренетомъ свиданья часъ, Какъ пылкій юноша, ловлю. Когда же родъ людей пройдеть, И землю въчность разобьеть, Услышавъ грозную трубу, Я въ новый удалюся міръ И стану тамъ, какъ прежде спрт, Свою оплакивать судьбу.

Вотъ повъсть чудная моя; Повърь иль нъть-мит все равне; Ловърчивое сердце я Привыкъ не находить давно; Однако жъ я молю, повърь И тъмъ тоску мою умъры! Никто не могъ тебя любить Такъ иламенно, какъ и теперь, Что сердие попусту азвить, Зачемъ вдвойнъ его казнить? Но пъть-ты плачень? Я любимъ, Хоть только существомъ однимъ, Хоть въ первый и последній разъ Мой умъ свытаве нынъ сталъ, И, признаюсь, лишь въ этогь часъ Я умереть бы не желаль...

Дъва.

Я тебя не понимаю, Азраилъ, ты говоришь такъ темно. Ты видълъ другой міръ; гдѣ жъ енъ? Въ нашемъ законъ инчего не сказано о людяхъ, жившихъ прежде насъ.

Азраилъ.

Потому что законъ Моисея не существовалъ прежде земли.

Дѣва.

Полно, ты меня хочешь только испугать. Азраилъ (блюдињето). Дъва.

Я пришла сюда, чтобы съ тобой про-

ститься, мой милый. Моя мать говорать, что нокамъсть это должно, — я нау замужь. Мой женихъ славный вонит: его илемъ блестить, какъ жаръ, и мечь его опаснъе молнін.

Азраилъ.

Воть женщины. Она обнимаетъ одного и отдаетъ свое сердце другому.

Дъва.

Что сказаль ты? о не сердись!

Азраилъ.

Я не сержусь! (порько) И за что сердиться?!

## 1829.

# Преступникъ.

«Скажи намъ, атаманъ честной, Какъ жилъ ты въ сторонъ родной; Чай, прежній жаръ въ тебъ и ныпъ Не остываеть отъ годовъ. Здъсь, подъ дубочкомъ, ты въ пустынъ Потъщинъ добрыхъ молодновъ!»

- Отенъ мой, въкъ свей доживая, Быль на второй жень женать; Она-красотка молодая, Онъ быль и знатенъ, и богатъ... Перегеривани лать удары, Когда захочеть соколь старый Подругу молодую взять-Такъ онъ не думаетъ, не чустъ, Что посль будеть проклинать. Онъ все голубить, все милуеть; Къ нему ласкается она, Его хранить въ минуту сна; Но вдругь увидъла другого, Не стараго, а молодого-Лишь первая проходить ночь, Она, безъ всякаго зазрънья, Клевкомъ лишитъ супруга зрънья, И оть гифада помчитей прочь!..

Пиры веселья забывая,

и златоструйное вино,
и домь, гдь, чашу наполняя,
палило кровь мою оно;
какъ часто я чело пекоилъ
Въ колъняхъ мачехи моей,
и съ нею висстъ козни строилъ
Противъ отца, среди ночей...
Ея пронзительныхъ лобзаній
Огонь впивалъ я въ грудь свою.
Я помню ночь страстей, желаній,
Мольбы, угрозъ и заклинаній,

1) Точки въ рукописи.

Но слезы злобы только лью!.. Богъ въсть, меня она любила, Иль это былъ притворный жаръ, И мысль печально угаила, Чтобы върнъй свершить ударъ; Иль мнила, что она любима, Порочной страстію дыша? Бто знаеть! Женскай душа байъ океанъ, непаслітиму!

Какъ океанъ неизслъдима! И дин легъли. Часъ насталъ! Ужъ гръховодникъ въ дни младые, Я какъ предъ казнію дрожалъ... Гремять проклятья роковыя; Я принуждень, какъ нъкій тать. Изъ дому отчаго обжать. О, сколько мукъ! Потеря чести! Любовь, и стыдъ, и нищета! Вражда непримиримой мести И гићеъ отпа! За ворота Бъжаль и, сирый, одинокій, И, обратившись, бросиль взоръ Съ проклатіемъ на домъ высокії, На тоть пустой, унылый дворъ, На прудъ заглохшій, садъ широкій!... Въ безумьи мрачномъ и нѣмомъ Желаль, чтобъ сжегь небесный громъ И столь, за конмъ и съ друзьями Пилъ чащу радости и ибгъ, И рачки безыменной брега. Всегда покрытый табунами, Гдъ принялъ онъ ударъ свинца И возвышенныя стремины, И ть коварныя съдины Пеумолимаго отца; И очи, очи неземныя... И грудь и плечи молодыл, И сладость тайную отрада, И сладость танкую отраст; И усть неизлечимый ядь;



Виситъ скелетъ полуистя виній, Изъ глазъ посыпался песокъ.

Гдѣ я въ лобзаньяхъ утопаль, И ложе то, гдѣ я...—и съ нею, И съ этой мачехой лежалъ!

Въ лъсахъ, изгнанникъ своевольный, Двумя жидами принятъ я: Одинъ—властями недовольный Бупецъ, обманщикъ и судьи; Другой—служитель Аарона, Ревнитель древняго закона, Алмазы прежде продавалъ, Какъ я, изгнанвикъ, бъденъ сталъ; Какъ я, искалъ но міру счастья, Бродяга насмурный, скупой На деньги, на ударъ; лихой На поцълуи сладострастья; Но скрытенъ, недовърчивъ, глухъ Для веякихъ просьбъ, какъ адекій духъ.

Придеть ли ночь и мракъ печальный-Идемъ къ дорогъ столбовой; Тамъ изъ страны проважій дальной Летить на тройкѣ почтовой. Раздален выстраль. Съ быстротой Свинецъ промчался непомърной. -Ударъ губительный и върный!... Съ обезображеннымъ лицомъ Упалъ имщикъ! Помчались кони! И редко линь ударъ погони Ихъ не вастигнеть за лъскомъ. Разъ-подозрительна, бладна Катилась на небъ дуна. Вблизи дороги, передъ нами Лежаль застреленный пришлень. О, какъ ужасенъ былъ мертвенъ Съ окровавлениями глазами! Смотрю... липо знакомо миф... Кого жъ при трепетной лунъ Я узнаю... великій Боже! Я увнаю его... кого же? Кто сей погубленный пришлець? Кому же ростси могила? На чынкъ съдинакъ кровь застыла? О!... други!... Это мой отенъ!... Я ослабълъ, упаль на землю; Когда жъ потомъ очнулся, внемлю: Стучатъ... жидовскій разговоръ. Гляжу: сырой еще бугоръ.. Надъ нимъ лежитъ топоръ съ лонатой, И конь привизанъ подъ дубкомъ, И два жида считаютъ злато Передъ разложеннымъ костромъ...

Промчались дии, на дио рачное Одина товарища мой нырнула. Съ такъ поръ, какъ этотъ утонулъ, Пошло житье-бытье плохое: Пріему не было въ корчмахъ, Жить было негать—отовсюду Гоняли наглаго. Гуду.

Въ даленихъ дебрахъ и лѣсахъ Мы укрывалися. Безъ страта Не могъ и спать: мечтались мис Остроги пытки въ черномъ сиъ, То петля гладкая, то плака!

Печезан средства провориленыя Одно осталось: зажигать Дома господскіе, селенья И въ суматохъ проживать. Среди сибдающих в пожаровъ И домъ родимый запылаль: Я весь горыль и тренеталь, Какъ въ шумъ громовыхъ ударовъ Вдругъ вижу: раздраженный жидъ Младую женщину ташигь Ен ланиты обгорван И шелкъ каштановыхъ волосъ: И очи полиы, полим следь Я не слыхаль его угрозъ. И не слыхаль си моленій: И ужъ въ груди ел торчалъ Кинжаль, друзьи мон, кинжаль!.. Увы! дрожать ел кольни. Она бладиве стала тани, И перси провыю облились. И нелосказанный пеки Съ устъ посиналыхъ происслись.

Пришло Іудк паназанье:
Онь вь ту же самую весну
Повішень мною на сосну,
На пищу вранамь. Состраданья
Послідній годь мени лициль.
Когда жь я снова посктиль
Родный, мрачный стремнины,
Лібса и рібню відомый мий,
Столь крібню відомый мий,
То я увиділь: на соснії
Впенть скелеть полумстлівшій,
Наб глазь посыпалси песокь.
И коршунь, туть же отлетівшій,
Ташиль руки его кусокь...

Бъгуть года, умчалась младость, Остыли чувства, сердна радость Прошла. Молчить въ груди моей Порывъ болканенныхъ страстей. Один холодные остатки, Несчастной жизни отпечатки: Любовь къ свобода золотой Мив сохраниль мой жребій чудный. Старикъ преступный, безразсудный, Я всьмъ далекъ, и всьмъ чужой. Но жаръ подавленный очнется, Когда за волюшку мою, Въ кругу удалыхъ, приведется, Что чашу полную налью, Поминки юности забвенной Прославлю в, и шумъ крамолъ-И воле вой, ножь окровавленный Воткну, смыясь, въ дубовый столь!

<sup>. \*)</sup> Точки въ рукониси.

## 1829.

## Олегъ.

Во мглѣ языческой дубравы, Въ года забытой старины, Когда то жертвенникъ кровавый Дымился божеству войны. Тамъ возносился дубъ высокій, Священный древностью глубокой; Какъ неподвижный царь лѣсовъ. Чело до самыхъ облаковъ Онъ подымалъ. На немъ висѣли Кольчуги, сабли и щиты; Вокругъ—сожженные кусты

И черена убитыхъ тявли... И ивсия Лады никогда Не приносилася сюда!..

Поставленъ въры теплымъ чувствомъ, Блестълъ кумиръ въ тъни вътвей; И ликъ, исписанный искусствомъ, Былъ смытъ усиліемъ дождей. Вдали лъсистыя равнины И неприступныя вершины Гранитныхъ скалъ туманъ одълъ, И Волховъ за лъсомъ шумълъ. Склоненъ невольно къ удивленью, Пришелецъ чуждый въ наши дни, Не презирай сихъ мъстъ: они Знакомы были вдохновенью!... И скальдовъ съверныхъ не разъ Здъсь раздавался смълый гласъ... ИИ.

Утихло озеро. Съ стремниной Молчать туманныя скалы, И выотся дикіе орлы. Крича, надъ зеркальной пучиной. Ужъ челнока съ давнишнихъ поръ Волна глухая не лелжетъ; Кольцомъ вокругъ угрюмый боръ, Поднявъ вершины, зеленъетъ, Скрываясь за хребтами горъ. Давно ни песъ, ни вездникъ смѣлый Страны глухой и опустьлой Не посъщаль. Окрестный звърь Забыль знакомый шумъ ловитвы. Но кто и для какой молитвы На берегу стоить теперь?... Съ какою здъсь онъ мыслыю странной? Съ мечемъ, въ кольчугъ; за спиной Колчанъ и лукъ. Шишакъ стальной Блестить насъчкой иностранной

Онъ тихо красный плащъ рукой На землю бросилъ, не спуская Недвижныхъ съ озера очей; И кольца русыя кудрей Бъгутъ, на плечи ниспадая. Въ геров повъсти моей Слёды являлись краткихъ дней: Но непримътно впечатлъній, Ни удовольствій, ни волненій, Ни упонтельныхъ страстей И ставъ у пънистаго брега, Онъ къ духу озера воззваль: «Стри-богъ! Я вновь къ тебъ предсталъ Не могъ ты позабыть Олега: Онъ приносиль къ тебф враговъ, Сверша опасные набъги; Онъ въ честь тебф ихъ пролиль кровь, И тоть опять средь сихъ лесовъ, Предъ къмъ дрожали печенъги. Какъ въ день разлуки роковой, Явись опять передо мной!» И шумно взволновались воды, Растуть свинцовые валы; Какъ въ часъ суровой непогоды Покрылись пъною скалы. Возсталь въ срединъ столбъ туманный Тихонько видь маняя странный, Ясньй, ясньй, ясньй.. и воть Стри-богъ по озеру идеть. Глаза открытые сіяли, Подъялась влажная рука, И мокрые власы бъжале По голымъ персямъ старика.

...Ахъ! было время, время боевъ На милой нашей сторонь! Гдѣ жъ тѣ года? Прошли они Съ мгновенной славою героевъ. Но тъни сильныхъ и видалъ, II громкій голосъ вкъ слыкаль Въ часы суровой непогоды, Когда, бушуя, илещуть воды, И вихрь, клубя съдую пыль, Волнуетъ по полямъ ковыль,-Они на темносизыхъ тучахъ Разнообразною толной Летять. Щиты въ рукахъ могучихъ; Ихъ тъшитъ бурь знакомый вой Сплетаясь цанію воздушной, Они вступають въ грозный бой

я зрѣль ихъ смутною душой, Я имъ внималь неравнодушно. На мнѣ была тоски печать, Бездѣйствіемъ терзалась совѣсть, И я рѣшился начертать Временъ былыхъ простую повѣсть.

Жиль-быль когда-го князь Олегь, Владітель русскаго народа, Варягь, боець [тогда свобода Не начинала свой побъгъ]. Его рушительный набъгъ Почти отъ Искова до Онъги Поля и веси покориль...
Онъ веъмъ сосъдамъ страшень былъ:
Предъ нимъ дрожали печенъги;
Съ нимъ отъ касийскихъ береговъ
Казары дружества искали;
Его дружины побъждали
Свиръпыхъ жителей дубровъ.
И онъ искалъ на грековъ мести.
Презръньемъ гордыхъ раздраженъ...
Царь Византій былъ смущенъ
Мольой ужасной этой въсти...
Но что замедлилъ князь Олегъ
Свой разрушительный набыгъ?..

## 1829-1830.

# Исповѣдь.

[Эта поэма представляеть собою набросокъ, который легь въ основание того, что было потомъ виражено въ "Болринт Орша" и "Микри." Цтане стихи изъ "Испозъда" перевесени поздине въ вти два провзведеня. Сопоставление сублано пами въ Русской Старият 1887 г., октябрь, гдъ "Испозъдъ" была въ первый разъ напечатана).

I.

Лень гасъ! въ нарядъ голубомъ, Крутясь, бъжаль Гвадалквивиръ... И, не заботяся о томъ. Что есть нодъ нимъ какой-то міръ, Пля счастья чуждый, полный зломъ, Сватило южнее текло Безпечно, пышно и свътло... Но въ монастырскую тюрьму Игривый лучь не проникаль, Какую-бъ радость одному Туда принесъ онъ, если-оъ зналъ. Главу склоня, въ темницъ той Сидъль отшельникъ молодой, Испаненъ родомъ и душой... Таковъ быль рокъ! зачемъ, за что, Не зналь и знать не могь никто. Но въ преступлены обвиненъ, Онъ оправданья не искаль; Онъ зналъ людей и зналъ законъ, И ничего отъ нихъ не ждалъ... Но воть по эфстниць кругой Звучать шаги, открыдась дверь, И старецъ дряхлый и съдой Взошель въ тюрьму-зачемъ теперь? Что сожальныя и привыть Тому, кто гибнеть въ цвътъ лътъ!

«Ты здъеь опять! Напрасный трудь!... Пе говори, что Божій судъ Опредъляеть мив конець: Все люди, люди, мой отець! Пускай погибну, смерть моя Не продолжить ихъ бытіл,

И дии грядущіе мон Имъ не присвоить-и въ крови, Пеправой казнью пролитой, Въ крови безумца молодой, Сограть имъ вновь не суждено Сердца, увядиня давно. II гробъ безь камня и креста, Бакъ жизнь ихъ ил была свята, Не будеть слабымъ ихъ ногамъ Ступеные новой къ небесамъ. И тынь невиннаго, повърь, Не отопреть имъ рап дверь. Меня могила не страшить: Тамъ, говорятъ, страданье спить Въ холодной въчной типинъ... Но съ жизнью жаль разстаться миъ! Я молодъ, молодъ... зналъ-ли ты, Чте значить молодость, мечты? Или не зналь, или забыль, Какъ ненавидъль и любиль; Какъ сердце билося живъй При видъ солнца и полей Съ высокой башни угловой, Гдъ воздухъ свъжъ, и гдъ порой Въ глубовой скважинъ стъны, Дитя невъдомой страны, Прижавшись, голубь молодой, Сидить, испуганный грозой. Пускай теперь прекрасный свъть Тебъ постыль-ты слъпъ, ты съдъ,-И отъ желаній ты отвыкъ... Что за нужда?-ты жиль, старикъ! Тебъ есть въ мірь что забыть, Ты жиль!-я также могь-бы жить!.. III.

«Ты слушать исповедь мою Сюда пришель—благодарю; Не постигаю, что была У нихь за мысль?—мон дёла и безь мени ты должень знать,

А душу можно-ль разсказать? И если-бъ могъ п эту грудь Передъ тобою развернуть, Ты върно не прочелъ бы въ ней. Что я преступникъ иль злодъй! Пусть монастырскій вашъ законъ Рукою неба утвержденъ; По въ этомъ сердца есть другой, Ему не менъе святой; Онъ оправдалъ меня-одинъ, Онъ сердца полный властелинъ. И тайну страшную мою Я неизмѣнно сохраню, Пока земля въ урочный часъ, Какъ двухъ друзей, не приметь насъ. Посель жизнь была мнь-пльнъ Среди угрюмыхъ этихъ стънъ, Гив детства ясные года Я проводиль Богь вфеть куда! Какъ сонъ, безъ радости и бъдъ, Промчались тани лучшихъ лать. И воскресить ть дви едва-ль Желаль бы я, но все ихъ жаль! Зачъмъ, молчание храня, Такъ грозно смотришь на меня? Я воленъ.. я не братъ живыхъ! Судей безчувственныхъ моихъ Не проклинаю... но, старикъ, Я признаюся, мой языкъ Не станеть ихъ благодарить. За то, что прежде, можеть быть, Чъмъ лучъ зари на той стънъ Погаснеть въ мирной тишинъ, Я, свъжій, пылкій, молодой, Который здась передъ тобой Живу, какъ жилъ тому цять летъ. Весь превращуся въ слово: нъть! И прахъ лишенный бытія. Ужъ, будетъ прахъ одинъ-не н.

«И могь-ли и во цвата лать. Какъ вы, душой оставить свъть И жить, не въдая страстей, Подъ солниемъ родины моей? Ты позабыль, что съдина Межъ этихъ кудрей не видна, Что пламень въ сердит молодомъ Не остудинь мольбой, постомъ! Когда надъ бездною морской Свирьной бури самиенъ вой. И громъ гремить по небесамь. Вели не трогаться волнамъ, И сердцу бурному вели Не слушать голоса любви!... Да, если-бъ черный сей нарядъ Не допускаль до сердца ядь, Тогда я быль бы виновать; Но подъ одеждой власяной Я человікь, какъ и другой. И ты, безчувственный старикт,

Когда бъ ен небесный ликъ
Тебъ явился хоть во снъ,
Ты позавидовалъ бы мнъ
И, въ изступленьи, можеть быть,
Ръшился-бъ также согръщить,
Отвергнувъ все, законъ и честь,
Ты былъ-бы счастливъ перенесть
За слово, ласку или взоръ,
Мое страданье, мой позоръ!

«Я о спасеньи не молюсь, Небесъ и ада не боюсь; Пусть въчно мучусь: не бъда! Въдь съ ней не встрачусь никогда! Разлуки первой грозный часъ Сталъ въкомъ, въчностью для насъ! И если-бъ рай передо мной Открыть быль властью неземной, Клянусь, я прежде, чемъ вступилъ, У врать священныхъ-бы спросиль, Найду-ли тамъ, среди святыхъ, Погибшій рай падеждъ монхъ? Нъть, перестань, не возражай!... Что безъ нея земля и рай? Пустыя, звонкія слова, Блестацій храмъ безъ божества. Увы! отдай ты мет назадъ Ея улыбку, милый взглядь, Отдай мнь свъжія уста, И голось сладкій, какъ мечта... Одинъ лишь слабый звукъ отдай О! старецъ, что такое рай?>...

«Смотри, въ сырой тюрьив моей Не видно солнечныхъ лучей; Но разъ на мрачное окно Упалъ одинъ-давнымъ давно; И съ этихъ поръ между камней, Ничтожный следъ веселыхъ дней, Забыть, какъ узникъ, одинокъ, Растеть блаздивющій цватокъ; Но вовсе онъ не расцватеть, И гдв родился-тамъ умреть! И не сходна-ль, отецъ святой, Его судьба съ моей судьбой? Знай, можеть быть, ел ужь неть... И вогь последній мой ответь: Поди, бъги, зови скоръй Окровавленныхъ палачей; Судить и медлить вамъ на что? Она не туть-и все ничто! ... Прощай, старивъ; воть вазни часъ! За нихъ молись... въ последній разъ Кланусь тебъ передъ Творцомъ, Что не виновенъ я ни въ чемъ Скажи, что умеръ л, какъ могъ, Безъ угрызеній и тревогь, Что съ тайной гибельной моей Я не разстался для людей. Забудь, что жиль я, ... что любиль



За нами, въ блескъ утреннихъ лучей, Венеція, какъ пышный мавзалей...

Гораздо болье, чыть жиль! Кого любиль?... Отець святой, Воть что умреть во мий, со мной; Ва жизнь, за мірь, за вычность вамь Я тайны этой не продамь!»

VII.

... И онь погибъ, — и погребенъ. И въ эту ночь могильный авонъ Выль степи вътромъ принесенъ Къ стънамъ обители другой, Объятой сонной тишиной; И въ храмъ высокій онъ проникъ... Гамъ, гдъ сіялъ Мадонны ликъ нъ дыму тренещущихъ лампадъ, Какъ призраки стояли въ рядъ Двънадцать дъвъ, которыхъ свътъ Причелъ къ умершимъ съ давнихъ лътъ... Неслась мольба ихъ къ небесамъ, И отвъчалъ старянный храмъ

Ихъ пъсни мирный и свигой, И пали всь, кремъ одной, Какт керувинь, она была Обворожительно мила; Въ ен лицъ никто-бъ не могъ Отпрыть печалей и тревогь. Не что такое женскій взгладь? Въ глазахъ быль рай, а въ сердит адъ!.. Прилежнымъ ухомъ у окна Піумъ вътра слушала она, Какъ будто долженъ быль принесть Онъ рачь любви иль смерти васть!... Когда-жъ унызый звонъ провикъ Въ обширный храмъ-то слабый прикъ Раздалея, пролегаль и въ мигъ Утяхъ. Но тогъ, кто услыхаль, Подумаль, върно, иль спаваль, Что дважды изъ груди одной Пе выдетаеть звукь такой!.. Любовь и жизнь онъ вадать съ собой.

#### 1830.

## Джуліо.

#### BSTYBLEHIE.

Осенній день тяховью угасаль
На высоть гранитныхъ Піведских скаль.
Тумаль облекь коверхности озерь
Такъ, это едва замытить могь бы взорь
Выгушій облый парусь рыбака
И выхолять тогда изъ рудника,
Гль золото—земныхъ трудовъ предметь—
Тамъ люди достають ужъ много лють.
Здысь обратились страсти вей въ одну,
и вычный стукъ тревожить типину;
между столбовь гранитныхъ и аркадь
Блестить огонь тренещущихъ лампадь,
Какъ мысль въ умф, подавленномъ тоской,
Кидая свыть безсильный и пустой!.

Но если очи, въ безпривътной мглъ Угасшія, морщины на челъ, По если блъдный, вялый пвъть ланить П равнодушный, молчаливый видъ, По если вздохъ, потерянный въ тиши— Леляють грусть глубокую души, О! не завидуйте судьбъ такой: Псчальна жизнь въ могилъ золотой! Повърьте мнъ; немногіе взъ вихъ Могли собрать плоды трудовъ своихъ.

Не нахожу достаточныхъ рѣчей, чтобъ описать восторгъ души моей, когда я вновь взглянулъ на небеса, и освъжила голову роса. Тянулись цъпыо острыя скалы передо мной; пустынные орлы носилися, крича средь высоты.

И аркать вдали кудрявые кусты У озера спокойных береговъ И стебли червые сухих дубовъ. Оть рудника вилси, желтка, путь... Какъ и желаль скорбй въ себя идохнуть Прохладиый воздухъ, вельный, какъ народъ Тъхъ горъ, куда сей узий путь ведеть.

Вожатому подарежь а вручиль; Но, признаюсь, меня онь удивиль, Когда не приняль денеть. И не могь Понять: зачёмь, и снова вывошелекь Не смыль ихь положить... Его черты [Развалины минувшей красоты, Коть не являли старости онь]. Казалося, знакомы были мяв.

И подойда, взявъ за руку меня. «Напраено бъ», опъ сказалъ: «скрывалея п! Такъ, Джулю предъ вами, но не тогъ Кто по струямъ Венеціанских водъ Въ украшенной гондолъ пролегалъ. Я жиль, я жиль и иного испыталь. Не для корысти и въ странъ чужой: Могилы тьма сходна съ моей душой, Въ которой страсти, лъта и мечты Изрыли бездну въчной пустоты .. Но я молю вась только объ Фиомъ, Молю: возьмите этогь свитокъ, - въ немъ .. Вънемъ міръ всю жизнь души моей найдетъ-И, можеть быть, овъ вась остережеть!» Туть скрылся быстро насмурный чудакъ, И посменися я надъ нимь; беднякъ, Я полагаль, разсудокъ потерявъ, Не истериять еще свой пылкій правъ.

Но пробъгая свитокъ, видитъ Богъ-Я много слезъ остановить не могъ.

Геть край: его Италіей зовуть. Какъ божьи птицы, мнится, тамъ живутъ Покойно, вольно; и пришлецъ, Германін иль Англіп жилець, Ливител часто счастію людей, Спрывающихъ узыбною очей Безумный пыль и тайный ядъ страстей. Вамъ, жителямъ холодной стороны, Не перенять сей ложной тишины, Хотя им месть, ни ревность, ни любовь Не могуть въ васъ зажечь такъ сильно кровь, Какъ въ томъ, кто близъ Неаполя рожденъ-Для крайностей вангь духъ не сотворень!... Спокойны вы!.. на вашъ унылый край Навъкъ я промъняль сей южный рай, -Гда тополи, обвитые дозой, Хотять шатерь достигнуть голубой, Гдъ любять моря синіе велы Баюкать тень береговой скалы...

Вбанзи Неаполя мой пышный домъ Бълъется на берегу морскомъ, И вкругъ него веселые сады; Мосты, фонтаны, бюсты и пруды-Я не могу на память перечесть. И тамъ, у водъ, въ лимовной решть есть Бесьяка; всьхъ другихъ она мильй, Однако вспомнить я боюсь объ ней. Она душистымъ запахомъ полна, Уединенна и всегда темна.-Ахъ! здась любовь мол погребена; Здъсь кресть, нагнутый временемъ, торчить Надъ холмикомъ, гдъ Лоры трупъ сокрытъ. При зарной помощи такей почныхъ, Бывало, мы, укрывшись стъ родныхъ, Туманною озарены луной, Сившили съ ней туда рука съ рукой; И Лора, лютню взявъ, пъвала мыв... Ея плечо горьло, какъ въ огнъ. Когда ил нему и голову скленаль И нойманныя кудри цъловаль. Какъ гордо волновалась грудь твоя, Какъ, очи въ очи томно устремя, Твой Джулю слова любви твердиль; Лукаво милый нальчикь мил грозиль, Когда я, у твоихъ склоняясь ногъ, Восторгь въ душъ осгановить не могъ...

Случалось, посл'в я любилъ сильный, и кмъ въ этотъ разъ; но жалость лишь о сей Любин живеть, горить въ груди моей. Она проила - таковъ судьбы законъ: Неумозимъ и непреклоненъ онъ, Хотя щадить луны зюбезный свать, Каръ намятинкъ всего, чего ужъ нътъ.

О, тань сващенная! простишь ли ты Тому, кто обмануль твои метты, Вто обольстиль певинную тебя И напесила оставиль, не скорбя?

Я страсть твою употребиль во зло... Но ты взгляни на бледное чело, Которое изрыли не труды: На немъ раскаяныя и мукъ следы; Взгляни на степь, куда я убъжалъ, На сиъжныя вершины инведских скаль На эту бездну смрадной темноты, Гдъ носятся, какъ дымъ, твои черты. На ложе, гдв съ рыданиемъ, съ тоской Кляну себя съ минутой роковой. И сжалься, сжалься, сжалься надо мной! 

Когда мы женщину обманемо, тайный страхъ Живеть для насъ въ младыхъ ся очахъ; Какъ въ зеркалѣ, вину во взорѣ томъ Мы различивъ, укоръ себъ прочтемъ-Воть отчего, остави отчій домъ, Я поспышить, безсмысленный, бъжать, Чтобъ где инбудь разсвинье сыскать!-

Но съ Лорой я проститься захотъль. Я объявиль, что мив въ чужой предваъ Отправиться на много должно льть, Чтобъ осмотръть велиній Божій свыть. «Зачымы тебы?» воскликнула она, Что дасть тебф чужая сторона, Когда ты здъсь не хочень быть счастливт ... Подумай, Джуліоі» Туть, взоры склоняющь Она меня рукою обняда: «Ахъ я почги увърена была, Что не откажены въ просьов мив одно: Не покидай меня, возьми меня съ собой, Не преступи вторично свой обътъ... ...Теперь... ты полжень знать!».. «НАТТ.

Jopa, HETEls Воскликнуль и, составь меня, забудь; Привязанность былую не вдохнуть Въ холодиую тебѣ отнынъ груди; Какъ странинии на небъ, облака. Свободно сердце и любовь легка!» И, нобладивать, какъ будто бы скрозь сиа, Въ отвътъ сказала тихо миъ она: «Итакъ прости навъкъ, любезный мок; жестокій другь, обманцика дорогой, Когда бы зналь, что оставляены ты... Однако, прочь безумныя мечты! Надежда, сердце это не смущай... Ты болье не мой... прощай .. прощай ... Желаю, чтобъ тебя нь чужой странъ Не мучила бы память обо мит».

То быль глубокой ващій скорби глась. Такъ мы разстались. Ето жальчей изъ насъ, Пускай въ своемъ умъ разсудить тогъ, Кто изкогда сіп листы прочтегь.

Зачемъ цену уграты на земле Мы познаемъ, когда ужъ въ въчной мулъ Совровище потонеть, и выкакъ Нельзя разгнать его попрывшій мракъ? Любовь младыхъ, предестныхъ женскихъ По ръдкости, сокровние для насъ |глазъ,



Преступникъ. .. От други!.. Это мой отецъ!



Джулю. ... Я объявиль, что мий въ чужой предвав отправиться на много должно льть.



Джулю. Качая головой, призракь стоить.



Латвинка. У пена ждала супруга върная жена.

(Такъ мало дёвъ, умѣющихъ любить); Мы день и ночь должны его хранить;— И, горе! если скроется оно: Навъкъ блаженства сердце лишено. Мы только разъ одинъ въ кругу земномъ. Горимъ взаимной пъжности отнемъ.

Пять цылыхъ лёть провель въ Париже и: Шалилъ, имънье съ временемъ губя; Первоначальной страсти жарь свитей Я называль младенческой мечтой. Порога славы, заманивъ мой взоръ, наскучила миж. Совъсти укоръ Убить любовые повой захотывь. Я сталь искать бестры юныхъ двеъ; Когда же охладевь къ нимъ наконецъ, Представила мий дружба свой винець; Повеселивъ меня немного дней, Распался онь на головъ моей... Я сталь бродить; нечалень и одинь; Меня увърнан, что это сплинъ; Когда же надобли довтора, И хладнокровно ихъ согналъ съ двора,

Луша моя была пуста, жестка. Я походиль тогда на бъдняка: Надъясь иладъ найти, глубокій ровь Онъ исконалъ среди своихъ садовъ, -Испортить не странась гряды цвътовъ; Рыль, рыль, -- вдругь что-то застучало-- онъ Бадрогнуль — предметь грудовъего найдень — Приблизилса—торопитса—гладить; Что жт?-передь нимъ гиилой скелеть ле-«Заботы выотся въ сумракт ночей жить!.. «Виругъ ложа магнаго, златыхъ кистей; «У изголовья совъсть-скориюнъ Отъ въждь засохинхъ гонитъ еладкій сонъ; «Какъ вътръ пресавдуеть по небу вдаль «Оторванныя тучки, такъ печаль, «Въ одну и ту же съ нами сввъ ладыю, «Не отстаеть ин въ кущев, ни въ бою;» Такъ римскій говорить поэть-мудрець. Ахъ! это испыталъ и наконецъ, Отправившись, не зная самъ куда, и съ Сеною простившись навсегда!.. Ин дикихъ горъ Швейцаріп свъга, Ни Рейна вдохновенные брега Пичамъ мив умъ наполнить не могли И сердну ничего не принесли.

Венеція! о, какъ прекрасна ты, Когда, какъ зейзды, спавни съ высоты, Огин по влажнымъ улицамъ твопиъ Скользатъ, и съ блескомъ спиимъ, золотымъ, То затрепещутъ и погаснуть вдругъ, То вновь зажгутся; тамъ далекій звукъ, Какъ благодарность въ злой душъ, порой Раздастся и умреть во тъмъ ночной: То пъснь красавицы, съ ней другъ ей; Они поютъ, и мчится ихъ ладъя. Народъ, тъснясь, на берегу кипитъ. Отгуда любенытный взоръ слъдить

Какой нибудь красивый павильонъ, Который бигло въ волижъ отраженъ. Разнообразный плескъ и весель шумъ Приводять много чувствъ и много думъ; и много чудныхъ случаевъ рождаль Ничёмъ ненарушимый карнаваль.

Я прихожу въ гремящій маскарадь, -Парядовъ блескъ тамъ ослициеть взгладъ; Здась не узнасть мужъ жены своей. Какой нибудь зукавый чичисбей. Подъ маской, близъ него проходить съ ней. И мужъ гоговъ божиться, что жена Лежить въ дому огланию больна... Но если все преникъ лукавый взоръ: Тотчасъ пинжелъ раннить недолгій споръ. Хоти ненужно пролития провы Ужь не воротить женекую любовы... Такъ мысла, въ заль тихо и блуждаль И разныхъ лиць движеныя наблюдаль; Но, какъ пустыя грезы свовъ пустыхъ, Чтобъ разсказать, и не заномию ихъ. И вижу маску: жив грозить она. Отень паровъ застольного вина Смутиль мой умъ, волнул кровь мою-И въ домино окугался-ветаю, Открыть липо-за тайнымъ чудакомъ Стремлюсь и новидию тудный домъ-Быстрае ногь преследують его Мон глаза-не помня инчего. Воследь за нимъ, хоти и не хотель, На лъстинну вругую я валетьль!..

Огромные нокон предо мной Оттранны съ некусственной красой; Сіяли свачи првін въ углахъ, II живопись дышала на ствиахъ. Ни блескъ, ни сладкій аромать цватовъ, Желаньемъ ускоряемыхъ шаговъ Остановить въ то времи не могли: Они меня съ предчувствіемъ несли Туда; гда, на дивана опустясь, Мой незнакомецъ, бъгомъ угомясь, Сидьль-уже и близко у дверей; Вдругь-(изумление души моен Чьи краски на землъ изобразить?) Съ него упаль обманчивый нарадь-И женщина единственной красы Стоила близъ меня. Ен власы Катились на волнуемую грудь . Съ восточной въгой-я не смъль дохнуть, Покуда взоръ, весь слитый изъ огий, Hа землю томно не упаль съ меня... Ахъ! онъ стрълой во-глубь мою преникъ! — Не выразиль бы чувствъ монхъ въ сей ингъ Ни ангельскій, ин демонскій дамкв!.. Средь горъ Кавказенихъ есть, слыхаль я, Откуда Терекъ молодой течегъ, [грогъ, О скалы неприступныя дробись; Съ Казбека въ пронасть иногда натись, Отверстіе давина запалить: Гакть чертвый, онь на время замелянть ...

Но лишь враждебный сибгь промость онъ, Быстрый его не будеть аквилоны; Бъги, сайгакъ, отъ берега въ тогъ часъ, И жаждущій табунъ-умчить онъ васъ, Сей токъ, покрытый паною густой, Свободный, какъ чеченецъ удалой. Такъ и любовь: покрыта скуки льдомъ. Прорвется и мучительнымъ огнемъ Должна свою разрушить колыбель, Достигнеть или не достигнеть цъль!... И бъленъ тогь, кому судьбина, давъ И влюбянвый и своевольный правъ, Позволила узнать подробно міръ, Гав человакъ всегда гонимъ и сиръ, Гдъ жизнь-намънъ взаимныхъ въчный рядъ, Гдъ память о добръ и злъ-все идъ; И габ они, покорствуя страстямь, Приносять только сожальные намъ! Я быль любимъ, самъ страстію пылаль И много дней Мелиной обладалъ. Летучихъ наслажденій властелинъ, Изъ этихъ денъ и не забылъ одинъ: Златило утро дальній небосклонъ. И запахъ розъ съ бреговъ былъ разнесенъ Далеко въ море; свъжая волна. Играющимъ лучемъ пробуждена, Отзывы ръсни рыбаковъ несла... Въ ладъъ, при върной помощи весла, Неслися мы съ Мелиною самъ-другъ. Внимая сладкій и небрежный звукъ; За нами, въ блескъ утреннихъ лучей, Венеція, какъ пышный мавзолей Среди песковъ Египта золотыхъ, Изъ волнъ поднявшись, озирала ихъ. Въ восторгѣ я твердилъ любви слова Подругь пламенной; моя глава, Когда и спорить уставаль съ водой, Въ колъна ей склонялася порой. Я счастливъ былъ; невъдомый никъмъ, Казалось, я покоенъ быль совстви, И въ первый разъ лишь могь о томъ забыть, О чемъ грустиль, не зная возвратить. Но дьяволь, сокрушитель благь земныхъ, Блаженство намъ даритъ на краткій мигъ, Чтобы ударъ судьбы сразиль сильней, Чтобы съ жестокой тягостью своей Несчастье унесло отъ жадныхъ глазъ Все, что ему еще завидно въ насъ...

Однажды [ночь на городъ ужъ легла, Луна, какъ въ дымѣ, безъ лучей плыла Между сырыхъ тумановъ; вътръ ночной, Багровый западъ съ тусклою луной— Все предвъщало бурю; но во мнѣ Уснули, мнилось, навсегда онѣ] И ѣхалъ къ милой; радость и любовь Мою млядую волновали кровь; Я былъ любимъ Меляной—былъ богать— Все вкругъ мнѣ веселило слухъ и взглядъ: Роптанье струй, мельканье челноковъ, Сквозь окна освъщение домовъ

Н баркаролла мирныхъ рыбаковъ. Къ красавицъ взошелъ и; пѣлый домъ Былъ пустъ и тихъ, какъ завоеванъ еномъ. Вотъ—проникаю въ комнаты—и вдругъ и роковой вблизи услышалъ звукъ, Звукъ поцѣлуя—праведный Творецъ, Зачъмъ въ сей мигъ мнъ не послалъ конецъ? Зачъмъ, затрепетавъ какъ средь огни, Не выскочило сердце изъ мени? Зачъмъ, окаменъвшій, я опять Движенье жизни долженъ быль принять?

Бъгу, стремлюсь - трещить и настежь Кидаюси, какъ разъпренный звърь, [дверь! Въ ту комнату-и быстрый шумъ шаговъ Мой слухъ мгновенно поразилъ безъ словъ Схвативь свічу, я-въ темный корридорь Гдъ, ревностью пылая, встрътиль взоръ Скользищую, какъ накій духъ ночной, По стънамъ тънь-дрожащею рукой Схвативъ кинжалъ, машу передъ собой! И воть настигь, вь минуту удержу... Рука-рука - хочу схватить, гляжу: Недвижная, какъ мертвая, бледна, йнь преграждаеть дерзкій путь она! Подъемлю злобно очи.. страшный видь!... Качая головой, призракъ стоить. Кого жъ я въ немъ, остревоженный, узналь?-Обманутую Лору . . .

. . . . п упаль! — Печаленъ степи видь, гдь безъ препонъ Скитается летучій аквилонь. И гдв кругомъ, какъ зорко ни смотри, Встръчаете березы деб иль три, Которыя подъ синеватой мглой. Чериъють вечеромъ въ дали пустой. Такъ жизнь скучна, когда бореній нъгъ; Въ ней мало дълъ мы можемъ, въ цвътъ лътъ Въ минувшее проникнувъ, различить, Она души не будетъ веселить; Но жребій я узналь совсьмь иной; Убить я не быль раннею тоской--Сграстей огонь, неизлечимый ядъ Еще теперь въ душъ моей киплгъ... И ихъ следы узналь я въ этоть разъ. Въ безпамятствъ, не открывая глазъ, Лежаль и долго; кто принесъ меня Домой, не могъ узнать п. Лень отъ дня Разсудовъ мой свъжъй и тверже быль; Какъ вновь меня внезапно посътиль Томительный и пламенный недугъ-Я быль при смерги. Ни единый другь Не приходилъ провъдать о больномъ... Какъ часто въ душномъ сумракъ ночномъ Со страхомъ пробъгалъ я жизнь мою, Готовися предстать передъ Судью; Какъ часто мучимъ жаждой огневой, Я утолить не могь ее водой, Задохшейся и теплой, и гнилой; Какъ часто хлъбъ передъ лишеннымъ силъ Черстваль, хотя еще не тронуть быль;

И сколькихъ слезъ, стараясь мужемъ быть, Я долженъ былъ всю горечь проглотить!.. И долго я томился.—Наконець, Родныхъ полей блуждающій бѣглець, Я возвратился къ нимъ...

Въ большомъ саду Олнажды я задумавшись иду,-Влругъ предо мной бесъдка. Узнаю Зеленый сводъ, глѣ я сказаль: «люблю» Невинной Лорф [я еще объ ней Не спрашиваль соседственныхъ людей]. Но сграхъ пустой мой умъ преодольяъ. Вхожу, и что жь бродящій взглядь узрѣль?-— Могилу! — Свѣжій лѣтній вѣтерокъ Порою несъ увялый къ ней листокъ, И. незабудками испещрена, Тышала сыростью и мглой она. Не ужасомъ, -- но пасмурной тоской Я быль подавлень въ мигь сей роковой! Презранье, гордость въ этой тишинъ Старались жалость побъдить во мнв. Такъ воть что я любиль!.. Такъ воть о комъ Я столько думъ ниталъ въ умѣ моемъ!.. И стоило ль любить и покидать, Чтобы странамъ чужимъ нести казать Испорченное сердце [плодъ страстей]. Въ чемъ недостатка нътъ между людей? Такъ воть что я любилъ! клянусь, мой Вогъ.

Ты лучшую ей участь дать не могь, Преевчь должна кончина бытіе: Чъмъ раньше, тъмъ и лучше для нея!—

И блещуть незабудки надь тобой, Хотя забвенья стали пеленой; Сплела изъ нихъ земля тебѣ вѣнецъ... Ихъ выростили матерь и отецъ, На дериъ ронян слезы каждый день, Пока туманиая, ложася, тѣнь Съ холодной, сладкою росой ночей Не освѣжала старыхъ ихъ очей...

И я умру!—но только вётрь степей Восплачеть надъ могнлою моей!.. Преодол'ять стараясь думъ борьбу. Такъ я предчувствоваль свою судьбу...

И я оставиль прихотливый свёть, Въ которомъ для меня веселья нёть, И гдф раскаянье бъжить отъ глаять, Покуда юность не оставить насъ. Но я быль старъ: я многое свершилъ! Повёрьте: не одно лишенье силъ, Последствіе толной протекшихъ дней, Браздить чело гасить жизнь очей!... Я потому съ досадой ихъ видалъ На міръ, что самъ себя въ немъ презиралъ!— Я милъ: въ моемъ лицё легко прочесть. Что въ сей груди такое чувство есть. — Я горять былъ ч ие снесъ бы, какъ позорть. Пытающій, нескромный, хитрый взоръ.

Какъ могъ бы я за чашей хохотать И яркій дарь похмълья вынивать. Когда всечасно мстительный метадать Въ больного сердца струны удараль? Онъ меня будили въ тъмъ ночной. Когда и умъ, какъ ваглядъ, подернутъ

чтобы нагнать еще ужасный сонь; Не уходиль съ зарей багровой онь. Чёмъ боль улыбалось счастье мить. Тёмъ больше я тераался въ глубина; Я счастіе, казалося, привлекь. Когда его навъки отняль рокъ. Когда любиль въ огий мученій злыхъ Я женщинъ мертвыхъ болье живыхъ.

Есть сумерки души во цвъть льть, Межъ радостью и горемь полусвъть. Жметь сердце безотчетная тоска: Жизнь ненавистна, но и смерть тяжка. Чтобы спастись оть этой пустоты, Воспоминаньемь иль игрой мечты Умножь одну или другую ты. Последнее мнв было легче!.. я Опять бъжаль въ далекія края, И здісь, въ сей бездив, въ сіверных го-Зароють мой изгнаниическій прахъ. Грахъ. Безъ имени въ землѣ онъ долженъ гинть, Чтобъ никого не могь остановить. Такъ я живу. Подземный мракъ и хладъ, Однообразный стукъ, огни замиать Мив правятся. Товарищей толич Преэрвинъе себя всегда я чту-И самолюбье веселить мей нравъ: Такъ радъ вривой, сленого увидаръ!-

И я любаю, когда ивмая грусть Меня кольнеть, на воздухь выдти. Пусть, Пусть укорить меня общирный сводь, За коимъ въ славѣ возсѣдаеть Тоть, Кто быть и есть и вѣчно не прейдеть;— Задумавшись, нерѣдко я сижу Надъ дикою стреминной, и гляжу Въ туманныя поля, передо мной Отдохшіе подъ свѣжею росой—1).

Тогда, какъ я, воскликнешь къ небесамъ, Ломая руки: дайте прежнимъ днямъ Воскреснуть!—но ничто ихъ не найдеть— И молодость вторично не придеть!..

Ахъ! много чувствъ и мрачныхъ, и живыхъ Открыть хотъль бы Джулю.—Но ихъ Пускай обниметь ночь, какъ и меня!— Уже въ лампадъ иътъ почти огня, Страница кончена—и (хоть чудна) Съ ней повъсть жизни, прежде чъмъ она...

і) Далье преколько строкь утерины.

## Литвинка.

Чей старый теремь на гора кругой Рисустея съ зубчатою ствной? Беземвиный царь синвющихъ полей, Кого хранить онъ твердостью своей? Кто темнымъ сводамъ повфрять привыкъ Молитвы шеноть и веселья кликъ?.. Его владельца назову я вамь: Ноль именемъ Арсенія друзьямъ И недругамъ своимъ онъ быль знакомъ И не мечталь объ имени другомъ. Его права оспаривать не смёлъ Еще никто, -- онъ больше не хотълъ. Не въдаль онъ владыки и суда, Не посфщаль соседей никогда, Вогатый вы мірів, славный на войнів; Когда къ нему являлися онъ [и], Онъ избъгаль довърчивыхъ беседъ; Презрѣніемъ дышалъ его отвѣть: Онь даже лаской гостя унижаль, Хотя, быть-можеть, самь того не зналь,-Не потому-ль, что слишкомъ рано онъ Повелевать толие быль пріучень?

На ложв наслажденья и въ бою Провель Арсеній молодость свою. Когда звучалъ ударъ его меча И красная являлась епанча, Въжалъ татаринъ, и бъжалъ дитвинъ, И часто стоиль войска онь одинь... Вся въ ранахъ грудь отважнаго была, И посреди морщинъ его чела, Приличнъйшій нарядь для всякихъ лъть, Красивлъ рубецъ, -- литовской сабли слваъ.

Разъ, возвратясь домой съ полей войны, Онъ не прижалъ къ устамъ уста жены; Онъ не привезъ парчи ей дорогой, Отбитой у татарки кочевой: И даже для подарка не сберегъ Ни жемчуга, ни золотыхъ серегъ. И, возвратись въ отцовскій старый домь, Онъ не спросиль о сынъ молодомъ; О подвигахъ своихъ въ чужой странъ Онъ не хотьль разсказывать жень; И, въ част свиданья, радости слеза Хоть оросила ивжные глаза, Но прежде, чёмъ упасть она могла: Страданія слезою ужь была... Онъ измѣнилъ ей... Что святой обрядъ

Тому, кто ищеть лишь земныхъ наградь? Какъ путники небесны-облака, Свободно сердце и любовь легка...

Два дня прошло, и юная жена Исчезла; и старуха лишь одна Изгнанье разделить решилась съ ней Въ монастыръ, далеко отъ людей (И потому поближе къ небесамъ); Ихъ жизнь-одна молитва будеть тамъ. Но женщины обманутой душа, Дія свъта умертвись, не имъ дыша. Могла-ль забыть того, кто столько леть Одинъ быль для нея и жизнь и свъть? Онъ изм'внилъ, увы! Но потому Ужель ей должно изм'внить ему?... Печаль несчастной жертвы и законъ-Все презираль для новой страсти онь Для плінницы, литвинки молодой. Для гордой дівы изъ земли чужой. Въ угодность ей, за пару сладкихъ слот Изъ хитрыхъ усть, Арсеній быль готовъ На жертву принести жену, дътей, Отчизну, душу, все-въ угодность ей.

Свътило дня, красиъя сквозь тумант, Садится горделиво за курганъ, И, отделивъ ряды дождливыхъ тучъ. Вдоль по земля скользить прощальный дучь Такъ сладостно, такъ тихо и свътло. Какъ будто міра мрачное чело Его любви достойно. Наконенъ Оставивъ онъ долину, и вънецъ Горы высокой-теремъ-озариль. И пламень свой неграющій разлиль По стекламъ росписнымь светлицы той, Гдв такъ недавно, съ радостью живой. Облокотясь на столикь, у окна, Ждала супруга върная жена; Гдв съ дътскою досадой сынъ ее (ея). Чуть поднималь отповское копье. Теперь гдв сынъ и мать?.. На мъсть ихъ Сидить литвинка, дочь степей чужихь: Безмолвная подруга лучшихъ дней-Разстроенная лютия—передъ ней. И, по струнъ оборванной скользя. Влестить зари последняя струя... Устала Клара оть душевныхъ бурь. И очи голубыя, какъ лазурь, Она сидить, на западъ устремивъ;

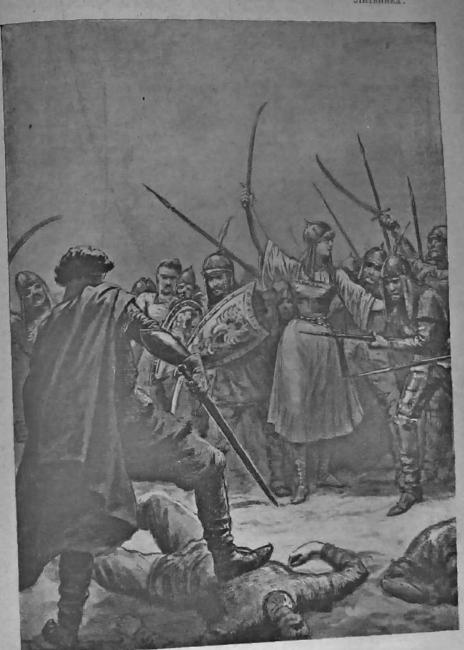

Какъ Ангелъ брани, въ легкомъ шишакѣ, Стояла Клара съ саблею въ рукъ.

Но не зари планиль се разливь: Тамь—родина. Павець и воинь тамъ Не разъ къ ся склонялися ногамъ. Тамь вольны давы. Тамъ никто бы ей Не смаль сказать: «Хочу любви твоей!»

6

Она должна съ покорностью измой Аюбить того, кто грозною войной Опустопилъ поля ся отновъ; Она должна привъты изжинъх словъ Затверживать, и ненависть, тоску учить любви святому языку,— Младую грудь къ волисные принуждать и страстью небывалей объяснять Детучій вздохъ и влажный пламень глазъ. Она должна... По миденью будеть часъ!

Вечерній ширь готовь; рабы шумать, Въ покояхъ пышныхъ блещеть свъть лам-Въ серебриномъ ковшъ кипитъвино, падъ, Къ его игръ привыкнувни давно, Арсеній пьеть янтарную струю, Чтобъ этимъ совъсть потопить свою ... И плавиница, его встрачая взорой, Читаетъ въ немъ къ веселью приговоръ, и ложная улыбка, громкій смахъ Въ устахъ си обманывають встхъ. И, върд тон улыбкъ, восхищенъ Арсеній, и литвинку обилль онт; И кудри золотыхъ ся волосъ, Наживе шелка и душистый розь, Скатилися прозрачной пеленой На грубый ликъ, отмъченный войной. Лукаво посмотръвъ, принявии видъ Невольной грусти, блара говорить: «Ты любинь ли мени?»—«Какой вопрось! — Воскликнуль онъ:--Кто-жъ больше перенесь И для тебя такъ много погубиль, Какъ и?.. И твой Арсеній не любиль?! Я-человакъ-я-бъ могъ обнять тебя, Не трепеща душою, не любя?.. 0, шутками меня не искушай! Мой адъ-среди людскихъ заботъ, мой рай-У ногъ твоихъ... и если и не тугъ, И если рукъ монхъ твои не жмугъ, Дворецъ и плаха для меня равны! Досадой дин мон отравлены. Я непороченъ у груди теоей, Суровъ в дикъ между другихъ людей! Тебь въ кольна голову склонивъ, Я какъ дитя безпеченъ и счастливъ; И тенлое дыханье усгъ твоихъ Пріятиви мив пуреній дорогихъ!.. Ты рождена, чтобы повельвать: Мон любовь то можеть доказать. Пусть я—твой рабъ, но лишь не рабъ судьбы! Достойны ли тебя ея рабы? Поверь, когда-бъ меня не создать Богъ, Онъ ниспослать бы въ мірь тебя не могь!» —

<0, если-бъ точно ты любиль меня. -Сказала Клара, голову свлона:-Я не жила бы въ тереив твоемъ. Ты говоришь: онъ-мой; а что мит оъ немь? Вогатствомъ дивнымъ, гордой высотой очамъ онъ миль, по серацу онъ чужой. Здась въ роща воды чистыя текуть, По рычку ту не Виліей зовута; и вытерь заксь, колеблющий траку, Мих не приносить пкени про Литву... Пъть, русскій, я не върую любен! Безъ милой вели-чте дары твон?» И отвернувась Клара, и укоръ Наобразиль ен прекрасный каоры. Недвижимъ быль Арсеній блазь нее (пеп) II произ воли отдаль бы онь все, Чтобъ получить одинъ, одинъ линъ ваглядъ-Нав техт, которых все блаженство-ядь.

Но что за гость пвляется ночной? Стучить въ ворота сильною рукой, И сторожь, быстро пробудась оть сиз, Бричить: вто тамъ? - «Виустите! lion» темиа... Въ долинъ буря свищеть и реветь. Канъ дикій звърь, и чьмить небесный овець. Впустите обограться хоть на часъ. А завтра... завтра мы оставимъ васъ; По никогда въ моленіяхъ своихъ Гостеприяный кровь степей чужихъ Мы не забуденъ...» Стражъ не отвачаль; Но ключь въ замих упрамомъ завизжаль, Объ доски тижкій загремьль затворь;-Расклопнулись ворота-и на дворъ Два странника въважають. Фонаремъ. Озарены, идугь въ господскій домъ. ·Широкій плащъ на каждомъ, и порой

10

Звенить и блещеть что-то подь полой.

Арсеній приглашаеть ихъ за столь И съ ними рачь приватную завель; Но странники, хоть имъ владълень радъ, Не много пьють и меньше говорать. Одинь изъ нихъ еще во цвъть лътъ, Іругой, согосиный жизнью, худь и съдъ И но рачамъ замътно, что привыкъ Употреблять не русскій онъ языкъ: И младшій гость по виду быль смыльй: Онъ не сводилъ произительныхъ очен Съ литвинки молодой, и взоръ его Для мвогихъ бы не значиль ничего... Но видно ей когда-то быль знакомы ломъ, Тоть мрачный взорь, подъпасмурнымъ че-Иль что-нибудь онъ ей о прошлыхъ дияхъ Напоминаль, - какъзнать!. Не женекій страхъ Ее заставиль вздрогнуть и вздохнуть, II голову поскъщно отвернуть, И бълою рукой закрыть глаза, Чтобъ измънить не смъла ей слеза...

218

215

И ва комнату свою спъшить она; Окно открывии, съла передъ нимъ, Чтобъ освъжиться воздухомь ночнымъ. Туманъ въ широкомъ полъ; огонекъ Блестить вдали, забыть и одинокъ; И вътеръ, нарушитель тишины, Шумить, скользя во мрак'в вдоль стіны; То лай собакъ, то колокола звонъ Его дыханьемь въ полѣ разнесенъ. И Клара внемлеть... О, какъ много думъ Вмінцаль въ себі встревоживнійся умь! О. если-бъ кто-нибудь увидать могь Хоть половину всёхъ ея тревогь, Онъ на себя, не смѣя намѣрять, Всю тягость ихъ рашился бы принять, Чтобы чело, гав радость и любовь Сманялись прежде, прояснилось вновы, Чтобъ заигралъ румяненъ на щекахъ, Какъ радуга въ вечернихъ облакахъ... И что могло такъ деву взволновать? Не пришлецы-ль?.. Но гдф и какъ узнать?.. Чфмъ для души страданія сильнфй, Тъмъ въчный следъ ихъ глубже тонеть въ Покуда все, что небомъ ей дано. Не превратять въ страданіе одно.

Раздвинуль тучи масяць золотой. Какъ херувимъ-духовъ враждебныхъ рой, Какъ унованья сладостный привъть Оть сердца гонить намять прошлыхъ бѣдъ. Свидътель равнодушный тайнь и дълъ, Которыхъ день узнать бы не хотвлъ. А тьма укрыть, —онъ странствуеть одинъ, Небесной степи блёдный властелинъ. Обрисовавъ литвинки юный ликъ. Въ окно свътинцы дучъ его проникъ И, придавая чудный блескъ стеклу, Безпечно разыгрался на полу, И озарилъ персидскій онъ коверъ, Высокихъ ствиъ единственный уборъ. Но что за звукъ раздался за ствной?! Протяжный стонъ, исторгнутый тоской, Подобный звуку пѣсни... Если-бъ онъ Невъдомымъ пъвцомъ былъ повторенъ... Но, воть, опять!.. Такъ точно... Кто-жъ поеть?.. Ты, пленница, узнала: верно, тоть, Чей взоръ туманный съ пасмурнымъ челомъ Тебя смутиль, теб'в давно знакомъ... Несбыточнымъ мечтаньямъ предана, Къ окну склонившись, думаеть она: Въ одной Литвъ такъ сладко лишь поють! Туда, туда меня они зовуть, И имъ отозвался въ груди моей Такой же звукъ, залогъ счастливыхъ дней. 13.

Минувшее дышало въ пѣснѣ той. Какъ вольность вольной, какъ она-простой; И все, чвмъ сердцу родина мила,

Еъ родимой ивенв плънница нашла «Ты побледивла, Клара?»—«Я больна...» И въ этомъ наслажденьи былъ упрекъ. И все, что женской гордости лишь мога Внушить незоръ, явилось передъ ней Хладиви презранья, мщенія страшиви Она схватила лютню, и струна Звенить, звенить... и вдругь, пробуждена Восторгомъ и надеждою, въ отвъть Запела дева... Этой песни петь Нигав. Она мгновенна лишь была, И въ чьей груди родилась-умерла. И поняль, кто внималь, -- не мудрено: Понятье о небесномъ намъ дано: Но слишкомъ для вемли насъ создаль Богь Чтобъ кто-нибудь ее запомнить могь.

Взошла заря, и отдълился лѣсъ Ствной зубчатой на краю небесъ. Но отчего же сторожь у вороть Молчить и въ доску медную не быть? Что теремь не обходить онь кругомь? Ужель онъ спить? Онъ спить, но... въчных Тяжелый кинуть на землю затворъ, [сномъ! И близъ него старикъ: закрытый взеръ, Уста и руки сжаты навсегда. И вся въ крови съдая борода. Сбѣжалась куча боязливыхь слугь. Съ бездъйствіемъ отчаянья, вокругь Убитаго, при первомъ свъть дия. Они стояли, головы склоня: И каждый съ состраданіемъ взираль. Но что начать, никто изъ нихъ не зназъ... И гдв ночной убійца? Чья рука Не дрогнула надъ сердцемъ старика? Кто растворилъ высокое окно И узкое отгуда полотно Спустиль на дворъ? Чей поясь голубой Въ пескъ затоптанъ маленькой ногой?... Гдѣ странники? Къ воротамъ виденъ слѣдь... Понятно все: ихъ ифть... и Клары ифть!

15. И долго неожиданную вѣсть Никто не смъть Арсенію принесть. Но, наконецъ, ръшились: онъ внималъ, Хотыть вскочить и неподвижень сталь, Какъ мраморный кумиръ, какъ бы мертвень Съ открытымъ взоромъ встративній конець. И этоть взоръ, не зря, смотрѣлъ впередъ, Блестя огнемъ, былъ холоденъ, какъ ледъ; Рука, сомкнувшись, кверху поднялась, И рачь отъ синихъ губъ оторвалась. На клятву походила рачь его. Но въ ней никто не понялъ ничего; Она была на языкъ родномъ, Но глухо пронеслась, какъ дальній громь.

Въжали дни. Арсеній сталь опять, Какъ прежде, видъть, слышать, понимать; Но сердце, пораженное тоской, Ужь было мертво, - хоть въ груди живой.

Умъль пагнать онъ изъ него любовь... Но что прошло, небывшимъ сделать вновь, кто подъ луной умаеть? Вто мечтамъ Назначиль кругъ завѣтный, какъ словамъ? И отъ души какая можеть власть Отежчь ея мучительную часть? Бъжали дни. Ничьмъ ужъ не быль онъ Отнывъ опечаленъ, удивленъ; Надъ нимъ висъть, чернъть гроза могла, Не измънивъ обычный цвъть чела... Но если онъ, не зная отвести, Ударъ судьбы умълъ перенести; Но если показать онъ не желаль, Что могь страдать, какъ нъкогда страдалъ: То язва, имъ презрѣнная, потомъ Все становилась глубже день за днемъ... Онъ Клару не умълъ бы пережить, Когда бы только смерть; но изменить!.. П прежде презираль ужъ онъ людей, Отнывъ изъ безумна сталъ злодъй. И чёмъ же могь онъ сдёлаться другимъ Съ его умомъ и серпцемъ огневымъ? 17.

Есть сумерки души, несчастья следь, Когда ни мрака въ ней, ни свъта нътъ; Она сама собою ственена: Жизнь ненавистна ей и смерть страшна; И небо обвинить нельзя ни въ чемъ, И, какъ на зло, все весело кругомъ Въ прекрасномъ міръ — жертва тайныхъ

Въ созвучін вселенной-ложный звукъ, Она встръчаеть блескъ природы всей, Какъ встретиль бы улыбку налачей Приговоренный къ казии; и назадъ Она видаетъ безнокойный взглядъ; Но следъ волны потерянъ въ бездик водъ, И листь отпавший вновь не зацвътеть. Есть демонъ, сокрушитель благъ земныхъ: Онъ радость намъ даригь на краткій мигь, Чтобы ударь судьбы сразиль скоръй. Врагъ истины, врагъ неба и людей, Нашъ слабый духъ ожесточаеть онъ, Пока страданья не умчать, какъ сонъ, Все, что мы въ жизни ценимъ только разъ,-

Все, что ему еще завидно въ насъ...

Противъ Литвы пошель великій князь. Его дружины, местью воспалясь, Грозять полямь и рощамь той страны, Гдъ загорится пламенникъ войны. желая защищать свои права, Дрожить за вольность гордан Литва; И клювы хищныхъ птицъ, и зубъ волковъ Скользять ужъ по костямъ ел сыновъ.

II въ русскій станъ, осеннимъ сърымъ Явилен разъ, одинъ, безъ слугъ, пъшкомт,

Боенъ, извъстный храбростью своей, И сдълался предметомъ всъхъ ръчей. Давно не поднималь онъ щить и шлемъ, Заржавденный покоемъ... И зачамъ Явился опъ?-Не честь стравы родной Онъ защищать хотель своей рукой: И между многихъ вражескихъ серденъ Одно лишь поразить хоталь боець,

Вдоль по рака, съ бъгущею волной, Разносить вътеръ бранный шумъ и вой. Въ широкомъ полъ цевть своихъ дружинъ Сведи сегодня русскій и литвинъ. Чертой багряной сърый небосклонъ Оть голубыхъ полей ужь отдъленъ; Темивють облака на небесахъ, II вихрь несеть въ глаза несокъ и прахъ... Все бой вишить: ужъ гнется русскій строй, И, окруженъ отчанивой толной, Хотьль бъжать... Но чей знакомый гласъ Всь души чудной силою потрясь?... Ивился воинъ: красный плащъ на немъ; Онъ безъ щита; онъ уроннаъ шеломъ. Вооруженъ съвирою стильной, Предсталь-и врагь валител, и другой, Съ запекшеюся кровью на устахъ, Упаль съ нимъ радомъ... Обияль тайный Сыновъ Лигвы, Ослушные кони [страхъ Браздамъ не върять. Тщегно бы они Хогьли вновь побъду удержать: Ихъ гонять, быоть, они должны бъжать. Но даже въ бъгствъ, обратись назадъ, Они ударовъ тяжкихъ сыплють градь.

Арсеній быль чудесный тогь боець: Онъ кровію рышился, наконець, Огонь въ груди проснувнийся залить. Онъ ненавидить міръ, чтобъ не любить Одно созданье!.. Кучи мертвецовъ Вокругъ него простерты безъ щиговъ; И радостью блистаеть этогь взорь, Которымъ месть владаеть съ давнихъ поръ. Арсеній шель, опередивъ своихъ, Какъ метеоръ межъ облаковъ ночныхъ; Когда жъ замътилъ онъ, что быль одинъ Среди жестовихъ, вражескихъ дружинъ, То было поздно... «Вижу, чась насталь!» — Подумаль онъ, и мечь его искаль Своей последней жертвы. «Это онъ!»— За нимъ воскликнулъ кто-то. Пораженъ, Арсеній обернулся и хоталь Проклятье произнесть, но не успъль. Какъ ангелъ брани, въ легкомъ шишакъ, Стояла Клара съ саблею въ рукъ, И юноши теснилися за ней; И словомъ, и движеніемъ очей Распоражаясь пылкою толной, Она была, казалось, ихъ судьбой; И, встрытивши Арсенія, она Не вадрогнуль, не едълалась батана,

И твердъ былъ голосъ давы молодой, Когда; взмахнувши бълою рукой, Она сказала: «Вонны, впередъ! Надежды нъть, покуда не падетъ Надменный этоть русскій! Передъ нимъ Они бъгутъ, но мы не побъжимъ. Кто первый мик его нокажеть кровь,-Тому моя рука, моя любовы!»

219

Арсеній отвернуль надменный взоръ, Когда онъ услыхалъ свой приговоръ. «И ты противъ меня!» — воскликнуль онъ. Но эта ръчь была скоръе стопъ, Какъ будто сердца лучная струна Въ тотъ самый мигъ была оборвана. Съ презръньемъ мечь свой бросиль онъ потомъ И обернулси медленно плащомъ, Чтобы изъ нихъ никто сказать не смълъ, Что въ часъ конца Арсеній побладналь... И три копья произили эту грудь, Которой такъ хотьлось отдехнуть, Гдь столько льть съ добромъ боролось зло И, наконець, оно превозмогло. Какъ царь дубравы, гордо онъ упаль,---Не вздрогнуль, не взглянуль, не закричаль; Хотя-бъ молитву или злой упрекъ Онъ произнесъ; не, изтъ, онъ былъ далекъ Отъ. этихъ чувствъ, -- онъ въвъ счастливый Опередиль невърющей дунюй. Онъ кончилъ жизнь съ досадой на челъ, Жалья, мысля объ одной земль; Свой адъ и рай онъ здёсь унёлъ сыскать, -Другихъ не зналъ и не хотъль онъ знать.

И опустыть его высокій домъ: И странниковъ не угощають въ немъ; И дворъ заросъ зеленою травой; И пыль покрыла скрой пеленой Святые образа, дубовый столъ И пестые ковры; и гладкій поль Не скришнеть ужъ подъ легкою ногой Красавицы лукавой, молодой; Ни острый мечь въ серебриныхъ ножнахъ, Ни ш-мъ стальней не блещуть на стънахъ, -Они забыты въ поль роковомъ, Где онъ погибъ. Въ покое лишь одномъ Все, все-накъ прежде: лютия у окна,

И вкругь нея обвитая струна; И двъ одежды женскія лежатъ На мягкомъ ложв, будто бы назапъ Тому лишь день, какъ діва странъ чужнут. Сюда небрежно положила ихъ. И, раздувая пологъ нарчевой, Скользить по нимъ прохладный вътръ ноч-Когда сквозь тонкій занавѣсъ окна [ног. Глядить одна нескромная луна...

Есть монастырь... И тамъ, въ педблю разт. За упокой молящихъ слышенъ гласъ, И съ честью передъ набожной толной Арсеній поминается порой. И блещеть въ церкви длинный рядъ гробовъ Украшенный гербомъ его отцовъ; По никогда межъ нихъ не будеть тогъ, Съ которымъ славный кончился ихъ родъ, Ни свъжий дериъ, ни пышный мавзолей Не тяготить сырыхъ его костей; Никто объ немъ не плакалъ, лишь одна Монахина... Богъ знаетъ, кто она... Богъ знаетъ, что пришло на мысли ей Жальть о томъ, кто не жальль о ней, Увы! онъ не любиль, онъ не жальль. Онь даже быть любимымъ не хотьль. И дла нея одной онъ былъ жестокъ... Но развъ лучше поступиль съ нимъ рокъ? И какъ не плакать въчно ей о томъ, Кто такъ обмануть быль съ такимъ умомт, Кто на землъ съ ней разлученъ судьбой И къ счастью не воспреснеть възкизни той? Въ печальномъ только сердцъ можеть страсть Имъть неограниченную власть. Такъ въ трещинъ развалинъ иногда Береза выростаеть — молода И зелена, и взоры веселить, И укращаеть сумрачный грани :; И часто отдыхающій пришлецъ Грустить о ней и мыслить: напонецт, Порывамъ бурь и зною предана, Уванеть преждевременно она. Но что жъ?-Усилья вихря и дождей Не могуть обнажить ен корней, П пыльный листь, встрачая жарь дневной, Трепещеть все на въткъ молодой...

# Ангелъ Смерти.

(Восточная повъсть).

Посвящается А. М. Верещагиной. Тебъ, тебъ мой даръ смиренный, Мой трудъ безвъстный и простой, но пламенный, но вдохновенный Восноминаньемъ и-тобой!

Я дни мои влачу, тоскун II, въ сердит образъ твой храня. Лишь объ одномъ тебя прешу ка Будь ангелъ смерти для меня. Явись мит въ грозный часъ страдантя; И поцалуй пусть будеть твой Залогомъ близкаго свиданья Въ странъ любви, въ странъ другой!

Златой Востокъ, страна чудесъ, Страна любви и сладострастья. Гль блещеть роза-дочь небесь. Гав все обильно, кромф счастья. Гль чище катится ръка, Вольнъе мчатся облака, Пышнъе вечеръ догораетъ, И міръ всю прелесть сохраняеть Тахъ дней, когда печатью зла Луша людей, по вол'в рока, Не обезславлена была. Люблю тебя, страна Востока! Бто зналъ тебя, тотъ забывалъ Свою отчизну; кто видалъ Твоихъ прасавицъ, не забудетъ Надменный пламень ихъ очей, И безъ сомнънья върять будегь Педальной повъсти моей.

Есть Ангель Смерти: въ грозный часъ Последнихъ мукъ и разставанья Овъ крънко обнимаеть насъ; Но холодны его лобзанья, И страшенъ видъ его для глазъ Безсильной жертвы; и невольно Онъ заставляеть тренетать, И часто сердцу больно, больно Последній вздохъ ему отдать. Но прежде людямъ эти встрѣчи Казадись — сладостный удъль: Онъ знадъ таниственныя ръчи, Онъ взоромъ утаннать умфль, И бурныя смираль онъ страсти, И было у него во власти Больную душу какъ-вибудь На мигъ надеждой обмануть.

Равно во всѣ края вселенной Являлся Ангель молодой; На все, что только прахъ земной, Глядьяъ съ преаръніемъ нетлінный; Его приходъ благословенный Дышалъ небесной тишиной; Лучами тихими блистая, Какъ полуночная звъзда, Манилъ онъ смертныхъ пногда, и провожаль онь къ дверямъ рая Толны освобожденныхъ душъ, И самъ быль счастливъ. - Почему жъ Тенерь томить его объятье, и поцалуй его-проклятье?

Недалеко отъ береговъ И волнъ ревущихъ океана, Подъ жаркимъ небомъ Индостана, Синтегь длинный рядь холмовъ. Посладній холмъ высокъ и страшень. Скалами сърыми украшенъ

И вдалея въ море; и на немъ Орлы да коршуны гвъздятся, И рыбаки къ нему бонтел Подъбхать въ сумракт ночномъ. Прикрыта дикими кустами, На немъ пещера есть одна -Жилище змъй-хладна, темна. Какъ умъ, обнанутый мечтами. Какъ жизнь, которой цван нъгъ, Какъ недосказанный отами Убійны хиграго привъть, Ея дампада місяць полный: Съ ней говорять морскія волны; И у отверстія стоять Сторожевыя польмы въ рядь.

Давнымъ-давно въ ней жиль изгнанникъ, Пришеленъ, юный Зораниъ. Онъ на землъ быль только сграннякъ, Людьми и пебомъ быль гонимъ, Онъ мого быть счастливъ-но блаженства Искаль въ забавахъ онь пустыхъ, Искалъ онъ въ людихъ совершенства, А самъ-самъ быль не лучше ихъ; Искаль великаго въ ничтожномъ; Страшась надънться, жальлъ О томъ, что было счастьемъ ложнымъ, И ставъ безъ пользы осторожнымъ, Повърить никому не смълъ. Любиль онъ ночь, свободу, горы, И все въ природъ... и людей... Но набъталь ихъ. Съ раннихъ двей Къ презрънаю пріучиль онъ взоры, Но сердца пылкаго не могъ Заставить также охрадиться; Любовь насильства не боится, Она-хоть презръна-все богъ. Одно сокровище-святыню Имъль подъ небесами опъ: Съ нимъ раемъ почиталъ пустыню... Но что жъ?-Всегда ли въренъ сонъ?

На гордыхъ высотахъ Ливана Растеть могильный кипарисъ, И вътви плюща обвились Вокругъ его прямого стана; Пусть вихорь мантен и шумить И слемить кипарисъ высокій-Вкругъ кинариса плющъ обвить: Онъ не погибнеть одиново!.. Такъ, міру чуждый, Зоранмъ Не вовсе бъденъ-Ада съ нимъ! Она ръзва, какъ лань стецная, Мила, какъ цвёть душистый рам; Все страстно въ ней — и грудь, и ставъ; Глаза-два солнца южныхъ странъ. И дъвъ было все забавой, Покуда не лвился ей Изгнанникъ блъдный, величавый, Съ холодной дераостью очей; И ей пришло тогда желанье-Огонь въ очахъ его родить,

И въ мертвомъ сердит возбудить Любви безумное страданье. И удалось ей. Зоранмъ Любиль - съ техъ поръ, какъ быль любимъ: Судьбина ихъ соединила, А разлучить одна могила!..

Па синихъ небесахъ луна Съ звъздами дальними сіяеть, Лучемъ въ нещеру ударяеть; И безпокойная волна, Ночной прохладою полна, Утесъ, бълья, обнимаетъ. Я помию-въ этой самый часъ Обыкновенно пъжный гласъ. Сопровождаемый игрою, Звучаль, терялсь за горою: Онъ изъ пещеры выходиль. Какой же демонъ эти звуки Волшебной властью усыниль?.

Почти безъ чувствъ, безъ думъ, безъ силт, Лежить на ложь смертной мукц Мланая Ада. Вътерокъ Не освъжить ен ланиты, И томный взорь, полузакрытый, Напрасно смотрить на востокъ, И угра ждетъ она напрасно: Ей не видать зари прекрасной, Она до утра будетъ тамъ, Гдв солнца ужъ не нужно намъ.

У изголовья, пораженный Боязнью тайной, Зоранмъ Стоить кольнопреклоненный, Тоской отчанныя томимъ. Въ рукъ изгнанника бълъегъ -Дъвицы хладная рука, И жизни жаръ ее не грветь. «Но смерть», онъ мыслить, «не близка! Рука-не жизнь; бользнь простая-Все не кончина роковая!» Такъ иногда надежды свъть Являеть то, чего ужъ нътъ; И намъ хотя не остается Для утъщенья инчего. Она надъ сердцемъ все смъется, Не исчезая изъ него.

Въ то время Смерти Ангелъ нъжный Легаль чрезъ южный небосилонъ; Вдругъ слышить ропоть онъ мятежный, И плачь любви... и слабый стонъ... И, быстрый, какъ полеть мгновенья, Къ пещеръ подзетаетъ онъ. Тоску последняго мученья Духъ смертв-усладить хотвль, И на устахъ покорной Алы Свой поцьлуй напечатльль: Онъ дать не могъ другой отрады, Или, быть можеть, Зораимъ Еще замъченъ не быль имъ . Не скоре при огив лампады Педвижный, мутный встратива взора,

Онъ въ немъ прочелъ себъ укоръ: И Ангелъ Смерти сожальные Въ душъ почувствовалъ святой Сважу ли?-даже въ преступленыя Онъ обвинялъ себя порой. Онъ отнялъ все у Зоранма: Одна была лишь имъ любима; Его любовь была сильнъй Ветхъ думъ и ветхъ другихъ страстей. И онъ не плакалъ. Но понятно По цвъту блъдному чела, Что мука смерть превозмогла, Хоть потеряль онъ невозвратно. И Ангель зналь-и какъ не знать?-Что безнадежности печать Въ спокойномъ холодъ молчанья, что легче плакать, чемъ страдать Безъ всякихъ признаковъ страданья'.

И Ангель мыслыо пораженъ, Постойною небесъ: желаетъ Кознаградить страдальца онъ. Ужель Создатель запрещаеть Несчастныхъ утвигать людей? И дъвы трупъ овъ оживляеть Душою ангельской своей. И, чудо! кровь въ груди остылой Опять волнуется, кипить; И взоръ, волшебной полонъ силой, Въ тъни ръсницъ ел горитъ. Такъ Ангелъ Смерти съединился Со всемъ, чемъ только жизнь мила; Но умъ границамъ подчинился, II власть-не та ужъ, какъ была, И только въ памяти туманной Хранить онъ думы прежнихъ льть, Ихъ появленье Адъ странно, Какъ ночью метеора свъгъ, И ей смъщна ел безпечность, И ей грядущее темно... И чувства, въчныя, какъ въчность, Соединились вст въ одно. Желаньямь друга посвятила Она всъ радости свои-Какъ будто смерть и не гасила Въ невинномъ сердиъ жаръ любвя!...

Однажды, на скаль приорежной, Внимая плескъ волны морской, Задумчивъ, рядомъ съ Адой нъжной, Сидълъ изгнанникъ молодой. Лучи вечерніе завтили Широкій, синій океанъ. И видно было сквозь тумпиъ, Какъ паруса вдали бродили. Большіе черные глаза На друга дъва устреманла-Но въ дикомъ сердцъ бушевала, Казалось, тайная гроза. Порой разсъянные взгляды На красный западъ овъ кидалъ, И вдругъ, взявъ тихо руку Ады



Латвинка. Съ презръньемъ мечъ свой бросилъ онь потомъ и обернулся медленно плащомъ... И три колья произили эту грудь.



Литвинка. Никто объ немъ не плакаль, липь одна мовахиня.



Ангель сперти. ... Тоску последняго мученыя духъ смерти усладить хотыль.



Ангель смерти. На битву издали взирая, стоила Адв молодая.

и обратившись къ ней, сказаль: снать! не могу въ пустына поль Опнообразно дни влачить; Я воленъ-но душа въ неволъ: Ей полжно цени раздробить... Что жизнь?-давай мив чашу славы. Хотя бы въ ней быль смертный янь: A не вздрогну-я выпить радъ: не всь ль блаженства-лишь отравы? Когда-нибудь все долженъ я Оставить ношу бытія.. Скажи, ужель одна могила Ничтожный въ мірі будеть слідъ Того, чье сердце столько лѣть Мысль о ничтожества томила? И мив спокойну быть?-о, ивть!.. Взгляни: за этими горами Съ могучимъ войскомъ подъ шатрами Стоять два грозные царя; И завтра, только что заря Усиветь въ облакахъ проснуться, Труба войны и звукъ мечей Въ пустынъ нашей раздадутся. И къ одному изъ тахъ царей Ипти, какъ воинъ, я ръшился; Но ты не жди, чтобъ возвратился Я побъжденнымъ-нкть, скорвя Волна, гонвмая волнами По безконечности морей, Въ приотъ родимых в камышей Воротитея. Но если съ нами Побъда будеть, я принесть Клянусь тебф жемчугь и злато, Себь оставлю только честь... И буду счастливъ, и тогда-то Мы заживемъ съ тобой богато... Я знаю: никогда любовь Геройскій мечь не презирала; Но если-бъ даже ты желала... Мой другь, я должень видъть кровь! Въры: иля меня вичто угрозы Судьбы вогарной и слъпой. Какъ? ты блъдивень?.. слезы! слезы! О чемъ же плакать, ангелъ мой?» И Ангель-дъва отвъчаеть: «Видаль ли ты, какъ отражаеть Ручей склонившійся цватокъ?— Когда вода не шевелится, Онъ неподвижно въ ней глядится; Но если свъжій вѣтерокъ Волну зеленую встревожить, И всколебается волна-Ужели тънь пвъточка можетъ не колебаться, какъ она? Мою судьбу съ твоей судьоою Соединилъ такъ точно рокъ. Волна - твой образь, мой-цвытовъ; Ты грустень-я грустна съ тобою. Какъ знать?-быть можеть, этоть часъ Последній счастливый для насъ!...»

Зачами въ долина современной Оть миртовъ дышеть аромать? Зачамь?. Властители вселенной, Природу люди осквернять. Цейтокъ измятый обагритея Ихъ провые, и страла проминтел На мъсто игины въ небесахъ, И солнце отуманить прахъ. Крикъ побъдивникъ, стонъ сраженныхъ Принудать мирныхъ соловьевъ Пекать въ предължув отделенныхъ Другихъ долинъ, другихъ кустовъ, Гдь прасный день, какъ ночь, спокоенъ, Гдѣ ихъ царину, ихъ любовь, Не стоичеть резу мрачный воинъ, И обагрить не можеть провы-

Чу!.. топоть... ныль клубител тучей, И воть звучить труба войны, И первый свисть стрёлы легучей Раздался съ каждой стороны. Новорожденное скътило Съ лазурной неба вышины Кровавымъ блескомъ озарило Лосикхи ратные бойцопъ. Межъ тъмъ войска еще сходились Все ближе, ближе—и сразились; И треску коцій и щитовъ, Казалось, сами удивились. По мщенье—парь въ душахъ людей И удивленія сильной

Была ужасна эта встрача, Подобно встрычь двухъ громовъ Въ грозу межъ дымныхъ облаковъ. Съ уситехомъ равнымъ длилась связ, И все таснилось. Кровь ракой Лилась вездъ, мечи блистали, Какъ тънп знамена блуждали Нать каждой темною толпой, И съ крикомъ смерти роковой На трупы трупы упадали... По отступаеть, наконецъ, Опна толна... и побъжденный Ужъ не противится боець. И по травъ окровавленной Скользить непуганный бъглецъ. Одинъ лишь воинъ, окруженный Враждебнымъ войскомъ, не хоткаъ Еще бъжать. Изъ мертвыхъ тълъ Вокругъ него была ограда. И тутъ остался онъ однивъ. Онъ не быль царь, иль царскій сынъ, Хоть одаренъ быль сплой вагляда И гордой важностью чела.-Но варугъ коварная стръда Произила витизи младова, И шумно навзничь онъ упаль. И кровь струилась... и ни слова Онъ, упадал, не сказалъ, Когда победный крикъ раздался, Бакъ погребальный стонъ, падъ нимъ,

ARCEJE CMEPTH.

И мимо смёлый врагь промчался,

Огнемъ нылая боевымъ. На битву издали взирая Съ горы кремнистой и кругой, Стояла Ада молодая Одна, волнуема тоской; И, грудь высоко подымая, Боязнью сердце билось въ ней, Всечасно слезы набъгали На очи, полныя печали... О, Боже! для такихъ очей Кто не пожертвоваль бы славой? Но Зоранму быль мильй Дъвичьей ласки-путь кровавый! Безумецъ! ты цъны не зналъ Всему, всему, чамъ обладаль; Не ведаль ты, что Ангель нажный Оставиль рай свой безмитежный, Чтобъ сераце Ады оживить; Что многихъ овъ лишилъ отрады Въ последній мигъ, чтобъ усладить Твое страданье - Бъдной Ады Мольбы отвергнуль хладно ты. Возможно ль? Ангель прасоты-Тебъ, изгнанникъ, не дороже Надменной и пустой мечты? Она глядить и ждеть... но что же? Давно ужъ въ полъ тишина, Враги умчались за врагами, Лишь искаженными телами долива битвы устлана... Увы! гда Ангелъ уташенья? Гдѣ вѣстникъ рая молодой?-Онъ мучимъ страстію земной И не услышить ихъ моленья... Ужъ солние низко... Ада ждеть!... Все тихо вкругъ... онъ все нейдегъ...

Она спускается въ долину И видить страшную картину... Идеть межъ труповъ, чуть дыша; Какъ у невиниаго предъ казнью, Надеждой, смашанной съ боязные, Ея волнуется душа; Она предчувствовать страшится. И съ каждымъ шагомъ воротиться Она желала бъ; по любовь Превозмогла въ ней ужасъ вновы: Бабдим манты девы милой. На грудь склонилась голова... —И воть недвижна! — Такова Была бъ лилея надъ могилой... Гдв Зоранмъ?-Что, если онъ Убить? Но чей раздался стоиъ?. Кто этоть, раненый стралою, У ногъ красавицы? Чей гласъ Такъ сильно цушу въ ней погрясъ?. Онъ мертвыхъ окруженъ грядою, Но часъ кончины и надъ нимъ... Кто жъ онъ?-Свершилось!-Зоранал! «Ты здась? теперь?-и ты ли, Ада? О! твой приходъ мнъ не отрада! Зачемъ?. Для ужасовъ войны Твои глаза не созданы, Смерть не должна быть ихъ предметом Тебя излишная любовь Вела сюда... что пользы въ этомъ?.. Лишь я хотёль увидёть провь, И вижу... и приходъ мгновенья. Когла усну безъ сновидънья... Никто-я самъ тому виной .. Я гибну!-Первою зв'яздой Намъ возвъстить судьба разлуку. Не бойся крови. Дай мив руку: Я виновать передъ тобой. Прости! ты будень спротой, Ты не найдешь родныхъ, ви крова И паже... на груди другова Не будень счастлива опать: Кто можеть дважды счастье знать?

Мой другь! къ чему твои лобазилт Теперь, столь полныя огия? Они не оживять меня И увеличать лишь страданья, Наиомиивъ, какъ и счастливъ былу О, если бъ, если бъ и забылъ, Что въ мірк есть восноминанья! Я чувствую къ груди моей Все ближе, ближе смертный холодъ! Какъ много и провелъ бы дней Съ тобою, въ типинъ глубокой, Подъ твнью пальмъ береговыхъ, Когда бъ сегодия рокъ жестокій Не обманулъ надеждъ монхъ!...

Еще въ странт моей родимой Гадатель мудрый, встми ттимый, Мит предсказалъ, что часъ придеть— И громкій подвигъ соверну я, И гласъ молвы произнесеть Мое названье, торжествуя, Но...» Тутъ, какъ арфы дальней звоттъ столова невиятны стали, Глаза всю приостъ потеряли, И ослабълъ примътно онъ

Страдальну Ада не внимала, Лишь молча крыню обнимала, Забывъ, что у нея ужъ натъ Чудесной власти прежнихъ льть, что поцалуй ел безенльный, Ничтожный, какъ вичтожный звукт, Не озаряеть тымы могнациой, Не облегчить последних мукъ. Межъ тъмъ на сводъ отдаленномъ Одна алмазная звізда Явилась въ блеска испаманномъ, Чиста, прекрасна, какъ всегда. И мнилось: лучь ел не знаеть, Что на земль онъ озариеть; Такъ онъ игриво нисходилъ На жертву тланыя и могилъ.



То Ангелъ Смерти, смертью тлѣнной Оть узъ земныхъ освобожденный!..

и Зораимъ хотълъ напрасно Послединив ласкамъ отвъчать: все, все, что можеть онъ сказать-Уныло, мрачно, но не страстно Ужъ пламень слезъ ся не жжетъ Ланиты хладныя, какъ левъ. Ужъ тихо каплеть кровь изъ раны; И съ прикомъ, точно духъ ночной. Нать ослабъвшей головой Летаетъ коршунъ, гость незваный. И груство юноша взглянулъ На отпаленное свътило. Взглянуль онъ въ очи девы милой. Привсталъ-и вздрогнулъ-и взпохнулъ -И умеръ. — Съ синими губами И съ побълъвшими глазами. Ликъ, прежде нъжный, былъ страшнъй Всего, что страшно для людей.

Чья тыпь, прозрачной мглой одыта, Какть заблудивнійся лучь свыта, От земли возноситея туда, Гдѣ блещеть первая звызда? Вынець пграеть серебристый надъ мирнымъ, радостнымъ челомъ, и долго видень слыдь огнистый Зв нею въ сумракі ночномъ... То Авгеть Смерти, смертыю тлынной Оть узъ земныхъ освобожденный!. Онь тыло тывы бросиль въ прахъ: Его отчизна въ небесахъ. Тамъ все, что онъ любить земнова, Овъ встрытить и полюбить снова!...

Все тоть же онь, и влясть его Не измънилась инчего; Прошло печали въ немъ волненье, Какъ улетаетъ призракъ сна, II только хладное презрънье Къ землъ оставила она: За гибель оруга въ немъ осталось Желанье міру метить всему; И ненависть къ другиять, казалось, Выла любовію въ нему. Все тоть же онъ-и безпонечность, Бакъ мысль, онъ можеть продетать, И можетъ взоромъ изифрать Лъта, въка и даже въчность, Но Ангель Смерти молодой Простился съ прежней добротой; Людей узналъ онъ: «состраданья Они не могуть заслужить: Пе награжденые - наказаные Последний вигь ихъ долженъ быть: Ови коварны и жестоки, Ихъ добродътели-порови. И жизнь имъ въ тигость съ юныхъ легь. з Такъ думаль онъ-зачемъ же нъть?.

Его неизбъжимой встръчи Боится каждый съ этихъ поръ; Тревожитъ насъ, какъ злой укоръ, Его привътственныя ръчи; Какъ мечъ—его произветь взоръ, И льда хладитй его объятье, И поцълуй его—проклитье!...

## 1831-1832.

## Аулъ Бастунджи.

Посвященіе.

Тебъ, Кавказъ, суровый царь земли, Я снова посвящаю стихъ небрежный: Какъ сына, ты его благослови И бежни вершиной бълосиъжной Отъ раннихъ лътъ кипитъ въ моей крови Твой жаръ и бурь твоихъ порывъ матежный; На съверъ, въ странъ тебъ чужой, Я сердиемъ—твой, всегда и всюду твой!...

Твоихъ вершинъ зубчатые хребты Мени носили въ царствѣ урагана, И принималъ меня, лелѣя, ты Въ объятія кать синяго тумана И я глядѣлъ въ восторгѣ съ высоты, И надо мной, какъ остовъ великана,

Въ степи, оброснией мохомъ и травой, Дежали горы грудой въковой.

Надь дітской головой моей вівномъ Сывались облака твои сідын, Когда по нимъ, греми, катился громъ И, пробудись отъ сна, вакъ часовые, Пещеры откликалнея кругомъ... Я понималь ихъ звуки роковые; И въ край надъ спіжной білов горой Леталь на колесинить громовой!...

Моей души не понять мірь, —ему души не надо; въ мракъ ея глубокой, Какъ въчности таниственную тьму, Ничье живое не проникнеть око. П въ ней-то, недоступныя уму. Живуть восноминанья о далекой Святой вемлъ... Ин свътъ, ни шумъ земной Пхъ не убъетъ... Я—твой! Я всюду твой!...

#### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

231

1

Между Машукомъ и Бешту, назадъ Тому лътъ тридцать, быль ауль, горами Закрыть отъ бурь и вольностью богатъ. Его ужъ нътъ. Кудрявыми кустами Покрыто поле; дикій виноградъ, Цъпляясь, вьется длинными хвостами Вокругъ камней, покрытыхъ съдиной, Съ вершинъ сосъднихъ сорошенныхъ грозой.

Ни бранный шумъ, ни пъсня молодой Черкешенки ужъ тамъ не слышны болъ; И въ знойный лътній день табунъ степной Безъ стражи ходить тамъ, одинъ, по волъ; И безъ оглядки, съ шикой за спиной, Донской казакъ въъзжаетъ въ это поле; И безопасно въ небесахъ орелъ, Чертя круги, глядитъ на тихій долъ.

И тамъ, когда вечерняя заря
Блѣднѣющимъ румянцемъ одѣваетъ
Вершины горъ, —пустынная змѣл
Изъ-подъ камней тихонько выползаетъ;
На ней рябая блещетъ чешуя
Серебрянымъ отливомъ; какъ блистаетъ
Разбитый мечъ, оставленный бойцомъ,
Въ густой травѣ, на полѣ роковомъ.

Сгорълъ аулъ, и слухъ о немъ исчезъ. Его сыны разсыпаны въ чужбинъ.. [кесъ Лишь предъ огнемъ, въ туманный день, чер-порой объ немъ разсказываетъ нынъ при малыхъ дътяхъ. И чужихъ небесъ питомецъ, проъзжан по пустынъ, напрасно молентъ казаку: «скажи, не знаешь ли аула Бастунджи?»

Въ аулъ томъ, безъ ближнихъ и друзей, Дни проживали два родные брата; И въ Пятигорът не было грозиъй И не было отважитй Акбулата. [дней, Меньшой былъ слабъ и итженъ съ юныхъ Какъ цвътъ весений подъ лучомъ заката, Чуждался битвъ и крови онъ и зла, Но искра въ немъ таилась и ждала.

Отецъ ихъ быль убить въ чужомъ краю, А мать Селимъ убилъ своимъ рожденьемъ, И, хоть невинный, началъ жизнь свою, Какъ многіе кончають, преступленьемъ. Онъ душу не обрадовалъ ничью, Онъ никому не могъ быть утъщеньемъ; Когда онъ въ первый разъ открылъ глаза, Его улыбку встрътила гроза!..

Онъ росъ одинъ, на волъ, безъ заботь, Какъ птичка межъ землей и небесами. Блуждая съ дѣтства средь родныхъ высога, Привыкъ онъ тучи видѣть подъ ногами, А надъ собой одинъ безбрежный сводъ; Норой въ степи, застигнутый мечтами, Одинъ сидитъ до поздней ночи онъ, И вкругь него чудесный рѣетъ сонъ...

8.

А землики—зачёмъ, то знаетъ Богь— Чуждались ихъ бесёды; особливо Паслись ихъ кони, и за ихъ порогъ Переступали люди боязливо; и даже молодой Селимъ не могъ, Свой тонкій станъ, высокій и прасивый, Въ бешметь шелковый, праздничный одбыт, Привлечь одной улыбки горныхъ дёвъ.

Сбиралась ли ватага удальцовъ Отбить табунь, иль бранною забавой Потъщиться, остави бъдный кровъ, Имъ вслъдъ съ усмънкой горькой и лукавой Смотръли братья, сумрачны, безъ словъ, Какъ смотрить облакъ иногда двуглавый, Засъвъ межъ скалъ, на свътлый бъгъ луны, Одинъ исполненъ грозпой тишины.

10. Дивились вей взаимной ихъ любви, И не любилъ никто ихъ... оттого ли, Что никому они дёла свои Не повърили и надменной воли Склонить предъ чуждой волей не могли, — Не знаю; тайна ихъ угрюмой доли Темите сгрокъ, начертанныхъ рукой Прохожаго на плитъ гробовой...

Была ихъ сакля меньше всёхъ другихъ. И съ плоской кровли мохъ висёлъ зеленый. Рядкомъ блистали на стёнахъ простыхъ Арканъ, сёдло съ насёчкой воронёной, Два башлыка, двё шашки боевыхъ, Да два ружья, которыхъ стволъ граненый, Едва прикрытый шерстянымъ чехломъ, Былъ закопченъ въ дыму пороховомъ.

Однажды Акбулата ждаль Селимь Съ охоты. Было поздно. На долину Туманъ ложился, какъ прозрачный дым. И сквозь него, прорѣзавъ половину Косматыхъ скалъ, какъ буркою, густыкъ Одѣтыхъ мракомъ, —дикую картину Родной земли и неба красоту Обозрѣвалъ задумчивый Бешту.

Вдали тянулись розовой стьной,
Прощаясь съ солнцемъ, горы сцъговыя;
Мащукъ, склоняся лысой головой
Черезъ струн Подкумка голубыя,—
Казалось, думалъ тяжкою стоной
Перешагнуть въ владънія чужія.
Съ мечети слъзъ мулла. Аулъ дремалъ.
Лишь въ крайней саклъ огонекъ блисталъ.

1

И ждетъ Селимъ Сидитъ онъ часъ, и два... Гуляя въ нолѣ, горный вѣтеръ плачетъ, И подъ окномъ колышется трава. Но, чу!.. далекій топотъ... Кто-то скачетъ... Примчался. Фыркнулъконь, заржалъ.. Сперва Спрыгнулъ одинъ, потомъ другой... Что зна-

То не сайтакъ, не волкъ, не звърь лъсной,— Онъ прискакалъ съ добычею иной. 15.

И въ савлю молча входить Акбулать, Самодовольно взорами сверкая. Селимъ къ нему: «Ты загулялся, брать! И, чай, съ тобой не дичь одна лъсная». И любопытно онъ взглянулъ назадъ, И видить онъ: черкешенка младая Стоитъ въ дверяхъ, мила какъ херувимъ. И поблъдиълъ невольно мой Селимъ. 46.

И въ немъ, какъ будто пробудась отъ сна, Зашевелилось сладостное чло-то...
— «Люби её: она—моя жена! — Сказалъ тогда Селиму братъ.—Охотой Родной аулъ покинула она. Нашъ бъдный домъ хранимъ ея заботой Отнынъ будетъ.—Зара! вогъ моя Отчизна, все богатство, вся семья...»

И Зара улыбнулась, и уста Хотъли вымолвить слова привъта, Но замерли. Вдоль по челу мечта Промчалась тънью. По словамъ поэта, Казалось, вся она была слита, Какъ гурія, изъ сумрака и свъта; Бълъй и чище раннихъ облаковъ Являлась грудь, поднявшая покровъ.

Черны глаза у серны молодой, Но у нея глаза черные были; Сквозь тынь рысниць, исполнены душой, Они блаженствомы сердцу говорили. Высокій станы искусною рукой Былы стройно перетянуты безы усилій; Сквозь черный шелкы витого кушака Влистало серебро исподтишка.

Змёнлись косы на плечахь младыхт, Оплетены тесемкой золотою; И мраморъ плечъ, бёлён изъ-подъ нихъ, Былъ разрисованъ жилкой голубою. Она была прекрасна въ этотъ мигъ, Прекрасна вольной, дикой простотою. Какъ южный плодъ румяный, золотой, Обрызганный душистою росою.

Селимъ смотрѣлъ. Высоко билось въ немъ Встревоженное сердце страстью новой. Она горѣла... Пламеннымъ челомъ Припалъ бы онъ къ груди ся перловой...

Опъ вздрогнулъ, вышель, сумрачент лицомъ, Кинжалъ рукою стиснувъ... На шелковой Подушкъ молча Акбулатъ лежалъ, Курилъ и думалъ... О, когда бъ онъ зналъ!... 21

Промчался день, другой... и много дней-Они живуть, какъ прежде, нелюдимо. Но разъ... шумъла буря; все чернъй Утесы становились. Съ воемъ мимо, Подобно стаъ мчащихся звърей, Толпою ръзвыхъ, жадныхъ псовъ гонимой, Неслися другъ за другомъ облака, Косматыя, какъ перья шишака.

Очами Акбулать ихъ провожаль
Зедумчиво съ порога сакли бъдной. [алъ
Вдругъ шорохъ. Онъ глядигъ: предъ нимъ стСелимъ, безъ шашки, пасмурный и блъдный;
На полсъ его висълъ кинжалъ;
Рука блуждала по оправъ мъдной;
Слова кипъли смугно на устахъ,
Какъ бъегся шъна въ тъсныхъ берегахъ.

И юношъ съ участемъ живымъ
Братъ молвилъ: «Что съ тобой—не понимаю.
Скажи!—Я гибну!—отвъчалъ Селимъ,
Сверкая смутнымъ взоромъ.—«Я страдаю,
Одною думой день и почь томимъ...
Я гибну!.. Ты ревнивъ, ты вепыльчивъ,—
Безумца не захочещь ты спасти,— [знаю.
Такъ, я виновенъ... Но... прости, прости!..»

—«Скажи, тебя обидёлъ кто-нибудь?.. Обиду злобы кровью смыть могу я! Иль конь пропалъ?.. Забудь о немъ, забудь, — Въ горахъ коня краспеће найду я. Иль отъ любви твоя пылаеть грудь И чуждой дъвы хочешь поцелуя?.. Ее увезть легко во тымъ ночной. Она—твоя... Но молви: что съ тобой?» 25.

— «Легко спросять, но тяжко разсказать И чувствовать!.. Молился я Пророку, Чтобъ ангеламъ велёлъ онъ ниспослать хоть каплю влаги пламенному оку... Ты видинь, есть ли слезы?.. О, не трать Молитвъ напрасныхъ! Къ пркому Востоку И Западу взываль я; но... въ моей душть все шевелится грусть, какъ змѣй!...» 26.

«Я прокляль небо. Осталавь коня, Пустился въ степь Безь цъли мы блуждали; не различаль ни ночи я, ни дни... Но вслъдъ за мной мечты мои скакали. Я гибну, брать... Пойми, спаси меня! Твоя душа не кръпче бранной стали... Когда и быль ребенкомъ, ты любиль Ребенка, — помнишь это, иль забыль?..»

«Послушай: бурно молодость во мит-

Кинить, какъ жаркій ключь въ скалахъ Ма-Но ты .. Въ твоей суровой съдинъ [шука! Визна усталость жизни, лънь и скука. Пускай ты моженнь въ полъ на конъ Звенящую стрълу бросать изъ лука, Догнать оленя и врага сравить; Но... такъ; какъ л, не можень ты любить!> 28.

235

«Не можень ты безмольно целый часъ смотреть на взорь живой, но безответный, И угонать въ сіяньи милыхъ глазъ, Тая въ груди, какъ месть, отонь заветный! обнявши Зару, я видаль не разъ. Какъ ты томился скукою приметной... Я бъ отдаль жизнь за поцелуй одинъ Прекрасныхъ усть, но ты — ихъ властелинъ!. >

29

Какъ облакъ, бурей черною гонимъ, Сталъ мраченъ ликъ суровый Акбулага; Дрожь пробъжала по усамъ съдымъ, Взоръ покрасиълъ, какъ зарево заката. — «Что жъ произнесть ръшился ты, Селимъ?»

Воскликнуль онъ. Селимъ не слушалъ брата: Какъ бъдный рабъ, онъ палъ къ его ногамъ И волю далъ страданью и мольбамъ.

— «Ты видишь: я погибъ... Спасенья нѣтъ... Отчаянье, любовь—вездъ, повсюду!.. О, ради прежней дружбы прежнихъ лѣтъ, Отдай мнѣ Зару, уступи! Я буду Твоимъ рабомъ... Нослушай: сжалься!.. Нѣтъ, Нътъ, ты меня, какъ ветхую посуду, Съ презръньемъ гордымъ кинешь за порогъ... Но... видишь: вотъ—кинжалъ, а тамъ есть Богъ!...»

31.

«Когда бъ хотъть, я бъ могъ давно, повърь, упиться счастіемъ, презръть святое. Но я подумать: нъть, какъ лютый звърь, Онъ растерзаеть сердце молодое... И воть пришло раскаянье теперь,— Пришло, но поздно! Я опибся вдвое... И я—глупенъ, какъ хочешь назови— Одинъ теперь, безъ дружбы и любви!..»

«Что медлить? Я готовъ. Не размынлай! Одинъ ударъ и—мы спокойны оба. Увы! минута съ ней—небесный рай, Жизнь безъ нея—скучнъй, страшите гроба!.. Я здѣсь, у ногъ твоихъ... Ръшись, иль знай: Любовь хитръй, чѣмъ ревность или злоба. Я вырву Зару изъ твоихъ когтей; Она—моя, и быть должна моей!...»

Умолкъ. Блёднёй снёговъ склонился онъ; Въ очахъ дрожали слезы изступленья; Межъ губъ слова слились въ невилтный Мучительный, ужасный... Сожалёнье [стонъ, Угрюмый брать почувствоваль. — «Гавъсовь, Пройдеть, — сказаль опъ, — время заблужденья!

Есть много звъздъ — одна другой свътлы; Красавиць много безъ жены моей!»

«Что далъ мий Богь, того не уступла; А что сказалъ я, то исполню свято. Пророкъ зритъ мысль и слышитъ ричь мом. меня не тронутъ ни мольбы, ни злато!»— «Прощай!.. Но если, если... я люблю, Люблю ее?—сказалъ Селимъ, объятый Тоской и злобой:—Я просилъ, скорбиль. Ты не хотълъ... Такъ помин жъ: не хотълы! Токой карата просилъ просидътъ просид

Его уста спривиль холодный смахь; Онь продолжаль: «Все кончено отныма! Нать для меня ни дружбы, ни утахь... Благонарю тебя!.. Ты, какь объ сына, О мна заботился,—сказать не грахь... По вола нажиль ты цватокь въ пустына, По вола оборваль его листы... Я буду помиить, помия же и ты!

Онт отвернулся и исчеть, какъ тёнь. Стоялъ недвижимъ Акбулатъ смущенный, Мрачиви, чъмъ громомъ опаленный цень, Шумъла бури. Вътромъ наклоненный, Скринълъ полуразрушенный плетень; Да иногда, грозою заглушенный, Изъ бъдной сакли раздавался вдругъ Безпечной, иъжной, вольной пъсли звукъ

Такъ иногда, одна въ степи чужой, Залетная пъвица, птичка Юга. Поетъ на въткъ дикой и сухой, Когда вокругъ шумитъ, бушуетъ выюга, И путникъ внемлетъ съ тайною тоской и думаетъ: то, върно, голосъ друга. Его душа, живущая въ раю, Сошла печаль привътствовать мою...

Селимъ съдлаетъ върнаго конл, Гребенкой мъдной гриву разбирая; Кубанскою биравою звеня, Уздечка блещетъ; кръпко обвивая Съдло съ конемъ, сцъпились два ремия; Стремена равны; илегка шелковая На арчагъ могается. Храпитъ,

Стремена равны; илетка шелковая На арчагъ могается. Храпитъ, Косится конь... Пора! Садись, джигитъ!

З9.

Торичъ и статенъ конь твой вороной!

Порячь и статень конь твой вороном Какъ раскаленный уголь, блещеть око: Нога стройна, косматый хвость трубой, и лоснится хребеть его высокій, какъ черный камень, сглаженный волной; какъ саранча, легко въ степи широкой песется онъ подъ ловкимъ съдокомъ, и голосъ твой давно ему знакомъ!...



Но сильно чья-то жаркая рука Хватаеть руку Зары

40

Воть молча на коня вскочиль Селинь, Нагайкою махнуль, привсталь немного На стременахь... Затренеталь подъ нимь И захрантьть товарищь быстроногой. Скачекъ, другой... ноздрями паръ, какъдымъ... И полетъль знакомою дорогой, Какъ пыльный листь, оторванный грозой, Летитъ, крутясь, по степи голубой!...

Разманието скакаль онь, и кремни, Какъ брызги, разсыпась, трещали Нодъ звонкими копытами. Они Сырую землю мёрно поражали; И долго вслёдъ ущелія одни Другь другу этотъ звукъ нередавали, И въ голубой дали онъ замираль, Какъ будто бёгь конп ослабъваль...

Какъ духъ изгнанія, Селимъ исчезъ За пеленой волнистаго тумана... У табуна сторожевой черкесъ, Дивяся, долго вслідь ему съ кургана Смотрілъ и думаль: «Много есть чудесь! Великъ Аллахъ!.. Ужасна власть шайтана! Вто скажетъ мив, что этого коня Хозяинъ мрачный—сынъ земли, какъ я?»

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

1.

Межъ виноградныхъ лозъ нагорный ключъ, Огъ мирнаго аула недалеко, Бъжалъ по камнямъ, свътелъ и гремучъ. Небесъ восточныхъ золотое око Глидълось въ немъ, и плавалъ жаркій лучъ Въ его волит студеной и глубокой; і мелкій дождь серебряныхъ цвътовъ Въ него съ прибрежныхъ сыпался деревъ.

Въ урочный часъ, когда на водопой Бъжитъ къ потоку сервъ пугливыхъ стал, Шумя по листьямъ и травъ густой, по склону скать черкешенка младал идетъ купаться тайною тропой. Нагую ножиу въ воду погружая, Она дрожитъ, смъется... и вокругъ Кидаетъ взглядъ, гдъ дышатъ страсть п

Не бойся, Зара, всюду тишина! Присидь на камень, сбрось покровь узорВода въ ручьъ прозрачна, холодиа, [ный! Смирить волиеньи въ груди венокорной И освъжить твой смуглый станъ она. Но, чу!.. Постой... Чей это шагъ проворный Не въ добрый часъ раздался межъ кустовъ?.. Святой Пророкъ!.. Скоръй, гдъ твой покровъ?...

Но сильно чья-то жаркая рука

Хватаетъ руку Зары. Страстенъ, молодъ Огонь руки сей... Сакля далека... Что дълать?.. Въ грудь ед спертельный ко-Проникъ, какъ пулл кътнато стралка, [лодъ И сердце громко билось въ ней, какъ молотъ... «Селимъ, ты эдъсь?.. Злой дукъ тебя при-

Зачемъ пришелъ ты?» — «Я?... Какой во-

— «Селимы». О, я погабла!» — «Можеть быть; Такъчто якь?» — «Ужель ин наили сожальныя? чего ты хочень?» — «Я хочу любить, хочу! Ты видинь, накъ любви томленья меня намучили... Ахъ, скучно жить,

жени мануман... Ауб, скучно жить, Какъ зибрю, одинокимъ, — нъть теривнъп... Насталь последній срокь! Я споза здвек, Я твой напекъ—душой и теломъ, весь! »

«Я знать, что вашь Пророкъ—не мол пророкъ, Что люди—мив чужіс, а не браткал. Я странствоваль съ пустыва одинокъ И мраченъ, како печальный духъ проклатъя. Безь страха я давно бъ въ могалу легъ, Но холовия сырой земли объятья...

Безь страха я давно бъ въ могилу дегь, Но холодиы сырой земли объятья... Ахъ, я мечталъ хоть мигь одинъ заснуть, Мою глану склонивъ къ тебъ на грудь!..»

«Бъги со мной!.. Оставь свой бъдный домъ!

Я молодъ, сиъжъ, — твой мужъ — старикъ

суровый...
Ръшись, сибши: мий тайный путь знакомъ;
Мое ружье върньй стралы громовой;
Кинжаль мой блещеть гибельнымъ лучемъ;
Моя рука быстрай, чамъ взглидъ и слово;
И у меня жилище есть въ горахъ,

Таб огыскать насъ можеть лишь Аллахъ!» 8, «Мой домъ изрыть въ разевлинахъ свалы: Въ немъ до мена два барса дружно жили; Узнавъ пришельца, голодиы и злы, Они, воепрящувъ, бросились, завыли... И ихъ убиль, и въ тогъ же день орлы

п ихъ училь, и вы гого меже кровавые останки расгащили; А шкуры ихъ у входа, по бокамъ, Висятъ теперь на сграхъ другимъ звърамъ.

«Там» ложе есть на моха и цвътовъ; Роднявь бъжить по камнимъ разноцейт- Его питаетъ влага облаковъ, нымъ,— И по лугамъ змънтея онъ привътнымъ... Бъги со мной—и никому слъдовъ Твоихъ не размекать въ краю завътномъ! И только мъслиъ съ солицемъ золотымъ Узнаютъ, какъ и кто обой любимъ!..»

Обиници станъ са полувагой,

Едва дыша, склонившись къ ней устами, Онъ ждаль отвата съ страхомъ и тоской .. Она молчала. Тонкими вътвями Чуть патеръ шелестилъ, и парилъ зной, И тани листьевъ пестрыми рядами Играли на челъ ел.. Она Стоитъ недвижная, безъ словъ, блёдна...

-«Ранись же, Зара, -- ждать я не могу! Ты побладнала?.. Что такое: слезы? Но развъ здъсь ты предана врагу? Иль рачь любви похожа на угрозы? Иль ты меня не любинь?.. Нъть, л лгу,-Твои уста, въжнъй Иранской розы, Жестокаго не могуть произнесть!.. [ссть!...» Пусть въть въ тебъ любви, но ... жалость.

«О, какъ бы я быль счастинев, какъ богать Попъ ввъздами Аллы, одинъ съ тобою!... Скажи: тебя не любить Акбулать? Онъ золъ, ревинсъ, онъ насмуренъ душою; И ръчь его хладиве, чъмъ булатъ! Онъ для тебя постыть!.. Бъги со мною!... Но ты качаень молча головою,-Не она тобой любимъ".. Такъ кто жъ такой?» 13.

«Скорьй отвътствуй, кто онъ, — назови! Я вытвержу вловъщее названье... Я обниму, какъ брата, и... въ крови Запечативю братское добзанье. Кто жъ онъ-счастливецъ, царь твоей любви? Пускай придеть, презръвъ мое страданье, При мив тебя и нъжить, и ласкать!... Я радъ сметръть, клянусь тебъ-молчать!..» 14.

И онъ склонилъ мятежную главу, И онъ закрыль лицо свое руками; И видно было ей, какъ на траву Упали двъ слезы двумя звъздами. Безъ смысла и безъ звука, на яву-Какъ бы во снъ, онъ шевелиль устами И, наконецъ, припаль къ землъ сырой, Самъ, какъ земля, колодный и нъмой... 15.

И стало жаль Селима ей... И вдругъ Заговорила голосомъ нечали: — «Отецъ мой былъ великій воинъ: Югъ. И Съверъ, и Востокъ объ немъ слыхали. Онъбыль свираный врагь, но варный другь, И низкой лжи уста его не знали. Я-дочь его, и честь его храню: Умру, погибну, но... не измъню!» 16.

«Оставь меня, — и счастлива съ дру-THM'L D-—«Не върю и!.. Ты счастлива? — «Ко-Нечно» ---— «Онъ мой злодъй, мой врагъ!.» — Селимъ! Вто жъ виновать?. Скажи, ужели вѣчно

Непримиритесьвы?» — «Мириться? съ нимъ? Па кто же я, чтобъ мукою сердечной Празнить людей и небо?» - «Ты жестовъ!» -«Какъ быть? такую душу даль ме porul. 3

240

-«Прощай, - ужъ поздно.» - «Богъ раз-. Судить насъ!

Но если я съ тобой увижусь снова, То это будеть, знай, въ последній разы! Онъ быстро всталь, и болъе ни слова Онъ не сказалъ и скрылся... День угасъ: Лишь байдный дучь изъ-за Бешту почтого Епва скользиль прощальной полосой Вдоль по челу черкешенки младой,

Селимъ не возвращался. Акбулатъ Спокоенъ, -- онъ не видить, что порою Его жены досель ясный взглядь Туманится невольною слезою... Вотъ, разъ съ ехоты бхалъ онъ назаръ: Ауль дремаль въ твии, таясь отъ зною; Сходя съ мечети тихою стопою, Ему мулда киваетъ головой.

И говорить: «Куда спъщинь, мой сывъ? Не дучие ли гудить въ широкомъ поле? Черкесь прямой-всегда, вездъ одинъ, И служить только родинь, да воль! Черкесь-земл'в и небу господинь, И чуждый врагь ему не страшень боль, Какъ только онъ, послушавшись меня, Жену покинуль и купиль коня!»

-«Молись Пророку и Алль, мулла, П не мѣшайся ты въ дѣла чужія; Твой въренъ глазъ, -- моя върнъй стръла! За весь табунъ твой не отламъ жены я!» Мулла жъ въ отвътъ: «Я не желаю вла... Самъ вспомнишь ты совъты золотые!» Смутился Акбулатъ, потупилъ взоръ И скачеть онъ скорый къ себъ на дворъ.

Съ дрожащимъ сердцемъ въ саклю, входить онъ; Глядить-на ложъ смятомъ и разрытомъ Кинжаль знакомый блещеть изъ ножонъ. Любимый конь не ржеть, не бъеть копытомъ, Нейдеть на встрычу Зара... Мертвый сонь Повсюду; лишь на очагъ забытомъ Сверкаетъ пламень... Онъ не взвидкать дил: Нъть ни жены, ни лучшаго коня!...

Безъ силъ, безъ думъ, недвижимъ, какъ Пронзенный сзадипулею несм'влой, [мертвець, Сь открытымъ взоромъ встратившій конець, Присъль онъ на порогъ, и что кипъло Въ его груда, то знасть лишь Творець! Часы бѣжали. Небо потемнѣло; Съ росой на землю пала тишина;



Ауль Бастунджи. И видить онъ: черкешенка младая стоить въ дверяхъ.



Изманать-бей. ...Въ крови, безъ чувства, безъ дыханья, лежить насмініливый казакь. Черкесь глядить на ликъ хододный, въ немъ пробудился духъ природный: онъ пощадить не могь никакъ.



Ауль Бастунджи. Все стало ясно - и нать вертвой Зарой терзаеть грудь и рветь одежды овъзоветь ее, но... крипокъ мертвыхъ совъ!..



Наманлъ-бей. ...Едва дыша, безъ слезъ, безъ думъ, безъ словъ она стоить.

Изъ тучъ косматыхъ глянула луна.

Вдругь слышить топоть-ближе, все ясиве... Вотъ мчится въ полъ конь; какъ легкій дымъ. Волною грива хлещеть вдоль по шев, И вьется что-то бѣлое падъ нимъ. Какъ покрывало... Конь летить быстръе... Знакомый бъгъ .. Вотъ близко, прискакалъ. Но вдругъ затрясся, захрипълъ и палъ

Недвижно, безъ дыханья конь лежить .. На немъ, колеблясь, плещеть покрывало. По вътру развъваясь, и бъжить Кровь, чуть примътно, струйкой алой. Къ коню въ смущены Акбулатъ спъщитъ; Липо надеждой снова заблистало: - «Спасною, другъ, не выдаль ты меня!» -И гладить онъ издохинаго коня. 25.

Вогъ покрывала бълаго конецъ Негерпаливой приподняль рукою. Склонился. Мѣсяцъ свѣтитъ: о, Творецъ! Чей бладный трупъ онъ видить предъ

Гаубоко въ грудь, какъ скорпіонъ, свинецъ Впилея, насытясь кровью молодою; Ремень, обвивний ибжный станъ кругомъ. Къ съдлу надежнымъ прикръпленъ узломъ. 26.

Какъ ранній свыть, была и холодна, Безчувственно рука ся лежала, Обрызганная кровью, и луна, По гладкому челу скользя, играла; Съ безцвътныхъ устъ, какъ слабый при-Последная улыбка исчезала, [зракъ сна, И, опустивъ, ръсницы бахромой Бездушный взоръ таили подъ собой.

Узналь ли ты, несчастный Акбулать, Свою жену, подругу жизни старой, Чей сладкій голось, чей веселый взглядь Быль одаренъ невѣдомою чарой, Планиль еще тому лишь день назадъ?!.. Все стало исно-и надъ мертвой Зарой Терзаеть грудь и рветь одежды онъ, Зоветь ее, но... кранокъ мертвыхъ сонъ!.

И въ ту же ночь, за часъ передъ зарей, Съ мечети грянулъ въщій звукъ набата. Народъ совжался: какъ маякъ ночной, Пылала ярко сакля Акбулата. Вокругъ нея огонь вился змъей, Кидая въ небу съ трескомъ некры злата. II чей-то смъхъ, мучительный и злой, Сквозь дымъ и пламя вылеталь порой.

И ницъ упалъ испуганный народъ... Бледней луны сидель недвижимь онъ... «Молитесь, дети!.. Это-смехь шантана!»-Сказаль мулла таннственно, и вогь Какой-то тайный стихъ изъ Алкорана Запъль онъ громко... Но огонь реветь И мечетси сильнъе урагана, И, не внимая жалобнымъ мольбамъ, Расходится по прышамъ и станамъ.

И зарево на дальнихъ высотахъ Трепенцущимъ румяниемъ отразилось, И серна горъ, лежавшая въ кустахъ, Послышавъ врикъ, вздрогнула, пробуди-

Ес невольно обявль смутный страхъ,-И быстрымъ бъгомъ въ горы устремилась; И, снавшіе подъ стнію скалы, Вавилися съ прикомъ дикіе орлы.

Да упадеть проклятіе людей На жизнь Селима! Пусть въ степи палящей Оть глазъ его сопростся ручей! Пускай булать въ рукъ его дрожащей Изменить въ битве, и въ кругу друзей Госка туманить взорь его блестящій! Пускай одинь, брода во тыть ночной. Онъ чей-то шагь все слышить за собой!

Да упадеть проклятіе Алаы На голову убійны молодого! Пускай умреть не въ битвъ-отъ стрълы, А дома-отъ разбойника ночного, . Иль полумертвый на хребть скалы Три ночи и три дин лежить безъ крова! Пусть зной палить, и быеть его гроза, И хищный коршунъ выклюеть глаза!..

33. Когда придеть, покинувъ выси горь, Его душа къ объщанному раю, --Пускай Пророкъ свой отворотить взоръ П грозно молвитъ «О, теби и знаю!...» Тогда, понявъ явительный укоръ, Воскликнеть онъ: «Прости миъ, умоляю!.» И снова скажеть грышнику Пророкъ: «Ты быль жестокь—и и съ тобой жестокъ!»

Сторъль ауль, и слухъ о немъ исчеть, Его сыны разсыпаны въ чужбигь... Лишь иногда, въ туманный день, черкесъ, Объ немъ вздохнувъ, разсказываетъ нынъ, При малыхъ дътяхъ... И чужихъ небесъ Питомецъ, проважан по пустынъ, Напрасно молвить казаку: «Скажи, Не знаешь ли аула Бастунджи?...

## 1832.

## Измаилъ Бей.

(Восточная повъсть).

#### Посвящение.

Опять явилось влохновенье Душть безжизненной моей, ь превращаеть въ пъснопънье Тоску, развалину страстей. Такъ посреди чужихъ степей, Подругъ внимательныхъ не зная, Прекрасный путникъ, птичка рая, Сидить на деревъ сухомъ, Блестя дазоревымъ крыдомъ; Пускай реветь, бушуеть выога, Она поеть лишь объ отномъ-Она поеть о солиць юга... И ты, звъзда любви моей. Товарищь бурь монхъ суровыхъ, Послушай пъсни прежнихъ дней: Лавно ужъ нътъ у сердна новыхъ. Ни мрачныхъ думъ, ни думъ святыхъ Не измънила власть разлуки: Тобою полны счастья звуки, Меня узнаешь ты въ другихъ.

## часть первая.

Привътствую тебл, Кавказъ съдой!
Твоимъ горамъ и путникъ не чужой;
Опъ меня въ младенчествъ посили
И къ небесамъ пустыни пріучили.
И долго мит мечталось съ этихъ поръ
Все небо юга да утесы горъ.
Прекрасенъ ты, суровый край свободы,
И вы, престолы въчные природы,
Когда, какъ дымъ синъя, облака
Подъ вечеръ къ вамъ летятъ издалека,
Надъ вами вьются, шепчутся, какъ тъни,
Какъ надъ главой огромныхъ привидъній
Колеблемыя перы—и луна
По синимъ сводамъ странствуетъ одна.

Какъ и любилъ, Кавказъ мой величавый, Твоихъ сыновъ воинственные нравы, Твоихъ небесъ прозрачную лазурь, И чудный вой мгновенныхъ, громкихъ бурь, Когда пещеры и холмы крутые, Какъ стражи, окликаются ночные; И вдругъ проглянегъ солице, и потокъ Озологится, и степной цвътокъ, Душистую головку поднимая, Блистаетъ, какъ цвъты небесъ и рая!. Въ вечерній часъ, дождливыхъ облаковъ Я наблюдалъ разодранный покровъ: Лиловыя, съ багряными краями,

Одни еще грозять, и надъ скалами Волшебный замокъ, чудо древнихъ двей, Растегь въ минуту; но еще скоръй Его разсъеть вътра дуновенье. Такъ прерываеть ръзкій звукъ цѣней Пресгупнаго страдальна сновидѣнье, Когла онъ зрить холмы своихъ нолей... Межъ тъмъ бълъй, чѣмъ горы спъговыя, ддутъ на западъ облака другія П, проводняни день, тъснатся въ рядь, другъ черезъ друга свътлыя глядять. Такъ весело, такъ пышно и безпечно. Какъ будто жить и правиться имъ въчно...

И дики тъхъ ущелій племена:
Имъ Богь—свобода, ихъ законъ—война;
Они растуть среди разбоевъ тайныхт,
Жестокихъ дълъ и дълъ необычайныхъ
Тамъ въ колыбели иъсни матерей
Пугаютъ русскимъ именемъ дътей;
Тамъ поразить врага—не преступленье;
Върна тамъ дружба, но върнъе мщенье;
Тамъ за добро—добро, и кровь—за кровь,
И ненависть безмърна, какъ любовь.

IV. Темны преданья ихъ. Старикъ чеченекъ, Хребтовъ Казбека бъдный уроженець, Когда меня чрезъ горы провожаль, Про старину мнѣ повъсть разсказаль. Хвалиль людей минувшаго онъ въка. Водилъ меня подъ камень Росламбака, Повисиній надъ извилистымъ путемъ, Какъ будто бы удержанный Алдою На воздух'в въ наденіи своемъ. Онь весь обросъ зеленою траною; И не боясь, что камень унадеть, Въ его ткии, хранимъ отъ непогодъ, Планительнай, чамъ голубыя очи У нъжныхъ дъвъ леданой полуночи, Склониясь въ жаръ на длинный стебелекь, Растегь восноминания цватокъ. И подъ столътней, минестою скалою, Сидъль чеченъ однажды предо мною; Какъ съран скала, съдой стариясь, Задумавинсь, главой своей поникъ... Быть можеть, онъ о родина молился; И, странникъ чуждый, и прервать страшился Его молчанье и молчанье скаль; Я ихъ въ тогъ часъ почти не различаль-

я вздумаль перенесть на съверъ дальній.

Пусть будеть страненъ въ нашемъ онъ Какъ слышаль, такъ его передаю. [краю,— і не хочу, незнаемый толною, чтобы, какъ тайна, онъ погиоъ со мною; Пускай ему не внемлють—до конца и доскажу. Кто съ гордою душою годился, тогъ не требуетъ вънца; Любовь и пъсни—воть вся жизнь пъвца; Безъ няхъ она пуста, бъдна, уныла, Какъ небеса безъ тучъ и безъ свътила...

Давнымъ-давно у чистыхъ водъ, Гав по кремнямъ Подкумокъ мчится, Гав за Машукомъ день встаеть, А за врутымъ Бенгу садится, Близъ рубежа чужой земли Аулы мирные цевли; Гордились дружбою взаимной; Тамъ каждый путникъ находилъ Ночлегъ и пиръ гостепріим....ий-Черкесъ счастливъ и воленъ былъ. Брасою чудной за горами Извъстны были дъвы ихъ, И старны съ бълыми власами Супили распри молодыхъ. Весельемъ пъсни ихъ дышали; Они тогда еще не знали Ни золота, ни русской стали YII.

Не все судьба голубить насъ: Всему свой день, всему свой часъ. Олнажны -- солнце закатилось, Туманъ быльть ужь подъ горой, Не въ эту нечь аулы, минлесь, Не знали типпины ночной. Стада тесниднеь и шумъли, Арбы тажелыя скрипъли; Трепеша, жены близъ мужей Лержали плачущихъ дътей. Отны ихъ, бурками одъты, Садились молча на коней И зарижали пистолеты, И на пострѣ высокомъ жгли, Что взать съ собою не могли; Когда же день новорожденный Завътный озарилъ курганъ, И мокрый утренній туманъ Разсвяль вытерь пробужденный, Онъ обнажиль подошвы горь, Пустой ауль, пустое поле, Едва дымищійся костеръ И свъжій слъдь колесь-не боль. VIII.

Но что могло заставить ихъ Покинуть прахъ отцовъ своихъ, И добровольное изгнавье Искать среди пустынь чужихъ? Гибвъ Мухаммеда? Прорицанте? О, иктъ! примчалась какъ-то въсть, что къ нимъ подходить врагь опасный,

Пеумолимый и ужасный, Что все громамъ его подвластно, Что силь его нельзя и счесть -Черкесь удалый въ битвъ правой Умъеть умереть со славой, И у жены его младой Спаситель есть-винжаль двойной; И страхъ насильства и могилы Не могь бы изъ родныхъ степей Ихъ удалить: позоръ цъпей Несли къ вимъ вражескія силы. Мила черкесу тишина, Мила родная сторона, Но вольность, вольность для героя Мильй отчивны и покоя. «Въ насмъшку русскимъ и въ укоръ Оставимъ мы утесы горъ; Пусть на тебя, Бешту, суровый, Попробують надъть оковы! Такъ думаль каждый, и Бешту Теперь ихъ мысли понимаеть: на русскихъ злобно онъ взираеть Иль облаками одъваеть Вершинъ кудравыхъ прасоту.

Межъ тымь летить за годомъ годы Готовять мщеніе народы, И пятый годь ужь настаеть, А провь двяуровъ не течеть. Въ необитаемой пустынъ Черкесь бродящій отдохнуль, Построенъ новый быль ауль [Его сладовъ не видно нынъ]; Старикъ и воинъ молодой Кипать отватой и враждой. Ужъ Росламбакъ съ бреговъ Кубана Князей союзныхъ поджидалъ; Лезгинецъ, слыша голосъ брани, Готовить стралы и кинжаль; Скопилась месть ихъ рокован Въ тиши падъ дремлющимъ врагомъ Такъ льтомъ глыба сивговал, Пвътами радуги блистая, Висить, прохладу объщая. Надъ беззаботнымъ табуномъ.

Въ тогъ самый годъ, осеннямъ диемъ, Между Желъзной и Змънной Э, Гдъ чуть примътный путь лежаль, Певтущей, узкою долиной Тихонько всадникъ проъзжаль. Кругомъ—налъво и направо, Какъ бы остатки пирамидъ, Подъемлясь къ небу величаво, Гора изъ-за горы глядитъ; И далъ царь ихъ изтиглавый, Туманный, сизо-голубой. Пугаетъ чудной вышиной.

з) Див горы находищися радом съ Бениту.

M. a sound

247

Еще небесное свътило Роспетый лугь не обсущило; Со скалъ гранитныхъ надъ путемъ Силонился дикій виноградникъ, Его серебрянымъ дождемъ Осыпанъ часто конь и всадникъ. Но воть остановился онъ, Какъ новой мыслыю пораженъ, Смущенный взглядъ кругомъ обводить-Чего-то, минтся, не находить, То пустить онъ коня стремглавъ, То остановить и, привставъ На стремена. дрожить, пылаеть-Все пусто. Онъ съ коня слъзаеть, Къ землъ сырой главу склоняеть, И слышить только шелесть травъ... Все одичало, онъмъло. Тоскою грудь его полна... Скажу ль? За кровлю сакли бълой, За близкій топотъ табуна Тогда онъ міръ бы отдаль цівлый.

#### VIII

Кто жь этоть путникь? Русскій? Ивть. На немъ чекмень, простой бешметь, чело подъ щанкою косматой; Ножны кинжала, инстолеть Блестять насъчкой небогатой; И перетануть онъ ремнемъ, И шашка чуть звенить на немъ. Ружье, мотайсь за плечами, Бълъетъ въ шерстяномъ чехлъ. И какъ же горца на съдлъ Не различить мив съ казаками? Я не ошибся-онъ черкесъ. Но смуглый цвъть почти исчеть Съ его ланитъ; снъга и въюга, И холодъ съверныхъ небесъ, Конечно, смыли краску юга, Но видно все, что онъ черкесъ. Густыя брови, взглядь орлиный, Ръсницы длинны и черны, Движенья быстры и вольны. Отвергнулъ онъ обрядъ чужбины, Не сбриль бородки и усовъ, И блещеть бълый рядъ зубовъ, Какъ брызги паны у бреговъ. Онъ, сколько могъ, привычекъ, правилъ Своей отчизны не оставилъ... Но горе, горе, если онъ, Храня людей суровыхъ миънья, Развратомъ, идомъ просвъщенья Въ Европъ душной зараженъ! Старикъ для чувствъ и наслажденья, Безъ съдины между волосъ, Зачёмъ въ страну, где все такъ живе, Такъ непокойно, такъ игриво, Онъ сердце мертвое принесъ?

A XIII. Какъ наши юноши, онъ молодъ, И хладенъ блескъ его очей; Поверхность темную морей Такъ покрываетъ ранній холодъ Корой ледяною своей По первой бури. Чувства, страсти, Въ очахъ навъки догоръвъ, Таятся, накъ въ пещеръ левъ, Глубово въ сердив, но ихъ власти Оно никакъ не избъжить. Пусть будеть это сердце камень-Ихъ пробужденный адскій иламень И камень углемъ раскалить. XIV.

И все прошедшее явилось, Какъ твиь умершаго, ему. Все съ этихъ норъ переманилось, Богъ въсть, и какъ, и почему. Онъ въ неле выбхаль пустос-Вдругъ ельшить выстръль-что такое? Какъ будто насмъхъ, звукъ одинъ Жилецъ ущелій и стремнинъ Трикраты отвывъ повторяеть. Кинжаль свой путникъ вынимаеть, И воть съ винтовкой безъ штыка Въ кустахъ онъ видитъ казака; Предъ нимъ фазанъ окровавленный, Росою съ листьевъ окропленный, Блистая радужнымъ хвостомъ, Лежалъ въ травъ, пробить свинцомъ. И ближе путникъ подъезжаетъ, И чистымъ русскимъ изыкомъ: «Казакъ, скажи миъ», вопрошаеть, «Давно ли пусто здась кругомь?» - «Съ тахъ поръ, какъ русскихъ устра-Неустрашимый гвой народы; Въ чужихъ горахъ отъ насъ онъ скрылся... Тому сегодня пятый годь. >

XV. Казакъ умолкъ. Но что съ тобою, Черкесъ? Зачёмъ твоя рука Подълта съ шашкой роковою? Прости улыбку казака! Увы! свершилось наказанье: Въ крови, безъ чувства, безъ дыханы, Лежить насмъщливый казакъ. Черкесъ глядить на ликъ холодный. Въ немъ пробудилен духъ природный: Онъ пощадить не могъ никакъ, Онъ удержать не могъ удара, Какъ въ тучахъ зарево пожара, Какъ дава Этны по полямъ, Больной румянець по щекамь Его разлился; и блистали, Какъ лезвіс кровавой стали, Глаза его-и въ этогъ мигъ Душа и адъ-все было въ нихъ! Оборотись съ улыбкой злобной, Черкесъ на свверъ винуль взглидНичто, вичто смертельный аль Передъ улыбкою подобной. Волною поднялася грудь; Хотель онь и не могь вздохнуть; Холодный поть съ чела крутова Катился, но изъ усть-ин слова.

IYY.

И вдругь очнудся онъ, вздрогнуль, Бъ лукъ приналъ, коня толкнулъ, Олно мгновенье на кургант. Онъ черной птицею мелькнуль, И скоро скрылся весь въ туманъ. Чрезъ камни конь его несегъ, Онь не глядить и не боится. Такъ быстро скачеть только тоть, За къмъ раскаяние мчится.

XVII.

Куда черкесь направиль путь? Гив отдохнеть младая грудь И усмирится думъ волненье? Черкесь не хочеть отдохнуть: Ужели отдыхаетъ мщенье? Аулъ, гда датство онъ провелъ, Мечети, кровы мирныхъ селъ-Все уничтожиль русскій воннь. Нътъ, нътъ, не будеть онъ спокоент. Пова изь бълыхъ ихъ костей, Вънгиъ градущимъ въ поученье, Онъ не воздвигнеть мавзолей И такъ отметить за униженье Любезной родины своей. «Я знаю вась, — онъ шенчеть, — знаю! И вы узнаете мени; Лавно ужъ васъ и презираю; Но вашу кровь пролять желаю Я только съ нынашняго дня...> Онъ бъеть и дергаетъ коня, И конь детигь, какъ вътеръ стени; Надулись ноздри, блещегь взоръ, И ужъ въ виду зубчаты цъпи Креминстыхъ безконечныхъ горъ, и Шать подъемлется за нимя Съ двуми главами сиъговыми, II путникъ минтъ: «недалеко; Въ часъ прискачу и къ нимъ легко.»

XYIII. Предъ нимъ, съ отгънкой голубою, Полувоздушною станою Нагіе танутся хребты; Невърны, странны, какъ мечты, То разойдутся, то сольются... Ужъ часъ прошелъ, и двухъ ужъ ныть -Они надъ путникомъ смъются, Они едва мѣнлють цвѣть. Баждиветь путникъ отъ досады; Конь непривычный устаеть; Ужъ солние къ западу идетъ И бозьше въ воздухъ прехлады, А все пустывныя громады,

Хота и выше, и темики, Еще загадка для очей. XIX.

Но воть его, полобно тучь, Встръчаеть крайняя гора: Пестрый восточнаго ковра Холмы кругомъ, все выше, круче. Покрытый пъной до ушей, Здъсь началъ конь дышать вольнъй; И дътскихъ лътъ воспоминанья Передъ черкесомъ пронеслись, Въ груди проснудися желанья, Во взорахъ слезы родились. Погасла ненависть на время, И думъ неотразимыхъ бремя Отъ сердца, миилось, отлегло; Онъ подняль светлое чело, Смотрълъ и внутренно гордился, Что онъ черкесъ, что здъсь родился. Межъ скалъ незыблемыхъ, одинъ, Забыль онъ жизни скоротечность, Онъ, въ мыслихъ міра властелинъ, Присвоить бы желаль ихъ въчность. Забыль онъ все, что испыталь: Друзей, враговъ, тоску изгнанья И, какъ невъсту въ часъ свиданья, Душой природу обнималь.

Красифить сизыл вершины, Лучемъ зари освъщены; Давно разсканны темны; Катись чрезъ узвін долины, Туманы сонные легли, И только тоноть дошадиный, Звуча, терпется вдали. Погасъ, бладиви, день осенній; Свернувъ душистые листы, Вкушають сонъ безъ сновидений Полузавидшіе цвъты; И въ часъ урочный модчаливо Изъ-подъ камней ползеть змън, Играетъ, нъжится лъниво, И серебрится чешуя Надъ перегибиетой спиною; Такъ сталь кольчуги иль конья [Когда забыты послѣ бою Они на полъ роповомъ), Въ кустахъ найденная зуною, Блистаеть въ сумракъ ночномъ. XXI.

Ужъ поздне. Путникъ одинокій Одълся буркою широкой; За дубомъ низкимъ и густымъ Дорога скрылась; вътеръ дуеть; Конь спотыкается подъ нимъ, Храпить, какъ будто гибель чусть, И сталь. Дивится, сліжь съдокъ И видить пропасть предъ собою; А тамъ, на див ел, потокъ Во мракт бъщеной волною

Шумить јелыхаль и этоть шумъ, Въ пустынъ вътромъ разнесенный, И много пробуждаль онъ думъ Въ груди, тоской опустошенией]. Въ недоумъны надъ скалой Остался странникъ утомленный; Вдругъ видитъ онъ: въ дали нустой Трепещеть огонекъ-и снова Садится на коня лихова; И черезъ силу скачеть конь Туда, гдѣ свѣтится огонь. XXII.

251

Не духъ коварства и обмана Манилъ трепещущимъ огнемъ, Не очи злобнаго шайтана Свътилися въ ущельъ томъ: Двъ сакли бълыя, простыя, Тантси мирно за холмомъ; Черньють крыши земляныя; Съ краевъ ряды травы густой Висять зеленой бахромой; А вътеръ осени сырой Поетъ имъ пѣсни неземныя; Широкій окружаєть дворъ Изъ кольевъ и вътвей заборъ, Уже нагнутый, обветшалый. Все въ мертвый сонъ погружено — Одно лишь свътится окно... Заржаль черкеса конь усталый, Ударилъ о землю ногой; И отвъчалъ ему другой... Изъ сакли кто-то выбъгаеть, Идеть. «Великій Мухаммедъ Къ намъ гостя, върно, посылаетъ. Кто здъсь?» — «Я странникъ!» — былъ И больше спрашивать не хочеть, [отвѣть-Обычай прадъдовъ храня, Хозяннъ скромный. Вкругъ коня Онъ самъ заботится, хлопочеть, Онъ самъ снимаетъ весь приборъ, И самь ведеть его на дворъ.

XXIII. Межъ тъмъ привътно въ сакът дымной Пріфажій встрачень старикомъ, Сажая гости предъ огнемъ, Онъ руку жметъ гостепрівино. Блистаетъ по стънамъ пругомъ Богатегво горца: ружья, стрълы, Кинжалы сь набожнымъ стихомъ, Въ углу башлыкъ убійцы бѣлыё, И илеть межъ буркой и съдломъ. Они заводять рачь о воль, О прежнихъ дняхъ, о бранномъ полф; Кипить, кипить бестда ихъ, И носятся въ мечтахъ живыхъ Они къ грядущему, къ былому; Проходить непримътно часъ-Они сидять, и въ первый разъ, Внимая странника разсказть Старикъ дивится молодому.

XXIV.

Онъ самъ лезгинецъ; ужъ давно [Такъ было небомъ суждено] Не эрълъ отсчества. Три сына И дочь младая съ нимъ живуть: При нихъ молчитъ еще кручина, И бъдный миль ему приотъ. Когда горять ночныя звъзды, Тогда пускаются въ разъезды Его лихіе сыновья. Живеть добычей вся семья. Они повсюду страхъ приносятъ, Украсть, отнять-имъ все равно: Чихирь и медъ кинжаломъ просятъ И пулей платать за пшено. Изъ табуна ли, изъ станины Любого уведуть коня; Они боятся только дня, И ихъ владеньямъ нетъ границы. Сегодня дома лишь одинъ, Его любимый, старшій сынъ. Но еловъ хозянна не слышить Пришелецъ; онъ почти не дышить, Остановился быстрый взоръ, Какъ въ мигъ паденья метеоръ: Предъ нимъ, подъ видомъ дъвы горъ, Созданіе земли и ран, Стояла пери молодая.

И кто бъ, ее увидъвъ, молвилъ: нътъ! Кто прелести небесъ, иль даже слъдъ Небеснаго, разсъянный лучами Въ улыбкъ устъ, въ движеныи черныхъ

Все, что такъ дружно съ первыми мечтам, Все, что встръчаемъ въ жизни только разъ-Не отличить отъ красоты ничтожной, Отъ красоты земной, нерадко ложной? И кто, кто скажеть, совъсть заглуша: Прелестный ликъ, но хладная душа! Когда онъ вдругъ увидить предъ собою То, что сперва почель бы онъ душою Освобожденныхъ отъ земныхъ цъней, Слетъвшихъ въ міръ, чтобъ угішать людей Пусть, подойдя, лезгинку онъ узнаеть: Въ ея чертахъ земная жизнь играетъ, Восточная видна въ лапитахъ кровь; Но только удалится образъ милый-Онъ станетъ сомнъваться въ томъ, что было,

И заблужденью онъ повършть вновг.

Нѣжна, какъ пери молодая, Созданіе земли и рая, Мила-какъ намъ въ краю чужомъ Межъ звуковъ языка чужова Знакомый звукъ, родныхъ два слова; Такъ утъшительно мила, Какъ древле узнику была На сумрачномъ окит темницы

Простая пѣсня вольной птицы. Стопла Зара у огня Чело немножко наклоня, Она стояла гордо, ловко; Въ ен нарядъ простота, но также вкусъ. Ея головка Платкомъ прилежно обвита; Изъ-подъ него до груди нъжной Двъ косы темныя небрежно Бъгутъ-ужъ върно часъ она Ихъ расилетала, заплетала; Она поправиться желала-Какъ въ этомъ женщина видна! XXVII.

Рукой дрожащей, тороиливой Она поставила стыдливо Смиренный уживъ предъ отцомъ И улыбнулась, и потомъ Уйти хотъла, и не знала, Илти ли! Грудь ся порой Покровъ приматно поднемала; Она послушать бы желала, Что скажеть путникъ молодой. Но онъ молчить, блуждають взоры: Ихъ привлекаеть лезвіе Кинжала, ратные уборы; Но взглядъ послъдній на нее Бызъ устремленъ... Смутилась дѣва, Но, не боясь отцова гићва, Она осталась, и опить Ръшилась путнику внимать. И что-то умъ его тревожить: Своихъ неконченныхъ ръчей Онъ оторвать отъ усть не можеть, Смъется, но бозышихъ очей Давно не обращаеть къ ней; Смьется, шутить онь; но хладный, Печальный смёхъ нейдеть къ нему. Замолкиеть онъ-ей вновь досадно, Сама не знаеть почему. Черкесъ ловилъ сначала жадно Движенье глазъ ея живыхъ; И наконецъ остановились Глаза, которые рѣзвились, Отвъта ждуть, къ нему склонились, А онь забыль, забыль о няхь!... Довольно! этого удара Вторично дъва не снесеть; Ему мъщаеть, видно, Зара? Она уйдеть, она уйдеть... XXVIII.

Кто много странствоваль по свъту, Кто наблюдать его привыкъ, кто затвердилъ страстей примъту, Кому извъстенъ ихъ языкъ, Кто рано брошенъ быль судьбою Межъ образованныхъ людей, И, какъ они, съсвоей рукою Не отдаваль души своей-Тоть пылкой женщины пристрастье

Не почитаеть ужъ за счастье; Тотъ съ сердцемъ динимъ и простымъ И съ чувствомъ нѣногда святымъ Шутить боится. Онъ улыбкой Слезу старается встръчать. Улыбит хладно отвъчать; Коль обласкаеть—такъ ошибкой! Притворствомъ въчнымъ утомленъ, Ужъ и себъ не върить онъ; Душъ высокой не довольно Остатковъ юности своей, Бообразить еще ей больно, Что для огня нътъ пищи въ ней. Такіе люди въ жизни свътской Почти всегда причина зла: Какой-то робостію дътской Ихъ отзываются дъла. и обольстить они не см'котъ, II вовсе кинуть не умъють; И часто думають они, Что ихъ излечить край далекій, Пустыня, видъ горы высокой, Иль тань долины одиновой, Гдъ юности промчались дви; Но ожиданье ихъ напрасно: Душъ все внъшнее подвластно! XXIX.

Ужъ милой Зары въ сакла нать. Черкесъ глидить ей долго вельдъ И мыслить: «нъжное созданье! Едва изъ дътскихъ вышла лътъ, А есть ужъ слезы и желанья! Безсильный, свътный дучь зари, На темной тучь не гори: На ней твой блескъ лишь помрачится, Ей ждать нельзя, она умчится».

«Еще не знаешь ты, кто я. Утышься! выть, не мирной доль, Но битвамъ, родинъ и волъ Обречена судьба моя. Я бъ могь нъжнъйшею любовью Тебя любить, по надъ тобой Хранитель, вфрно, неземной; Рука, обрызганная провыю, Должна твою ли руку жать? Тебя ли грать монить объятьямь? Тебя ли стануть цъловать Уста, привыкшія къ проклятьямь?...

XXXI.

Пора! яснъеть ужъ востокъ; Черкесъ проснуден, въ путь готовый. На пепелищъ огонекъ Еще синълъ. Старикъ суровый Его раздулъ, ишено свариль, Сказаль, гдв лучшая дорога, И самъ до ветхаго порога Радуніно гости проводиль. И странникъ медленно выходить,

256

Печалью тайной угнетенъ: О юной деве мыслить онъ... И кто жъ коня ему подводить? XXXII.

Уныло Зара передъ нимъ Коня походнаго держала и тихимъ голосомъ своимъ, Поднявъ глаза къ нему, сказала: «Теой конь готовъ; моей рукой · Надъта бранная уздечка, И серебристой чешуей Блестить кубанская насъчка, И бурку черную ремнемъ И привязала за седломъ. Мит это дело ведь не ново, Любезный странникъ, все готово. Твой конь прекрасенъ; не страшна Ему утесовъ крутизна; Хоть вырось онъ въ краю далекомъ, Въ немъ дикость гордая видна, И лоснится его спина. Какъ камень, сглаженный потокомъ; Какъ уголь, взоръ его блестить, Линь наклонись-онъ полетить; Его я гладила, ласкала, Чтобы тебя онъ, путникъ, спасъ Отъ вражьей шашки и кинжала Въ степи глухой, въ недобрый часъ. XXXIII.

«Но погоди въ стальное стремя Ступать посившною ногой: Послушай, странникъ молодой, Какъ знать? быть можеть, будеть время, И ты на милой сторонъ Случайно вспомнишь обо миж; И если чаша пированья Кипить, блестить въ рукъ твоей, То не ласкай воспоминаныя, Гони отъ сердца поскоръй; Но если эта мысль родится, но если образъ мой приснится Тебъ въ страдальческую ночь-Услышь, услышь мое моленье: Не презирай то сновидънье, Не отгоняй тъ мысли прочь!> XXXIV.

«Пріють нашъ маль, за то спокосит; Его не тронетъ русскій волнъ. И что имъ взять?-- пять-шесть коней, Да наши грубыя одежды? Повърь ты скромности моей, Откройся миз, куда надежды Тебя коварныя влекуть? чего искать? — Останься туть, Останься съ нами, добрый страннии:! Я вижу ясно: ты изгнаниять, Ты отъ земли своей отвыкъ, Ты позабыль ея языкъ. Зачемъ спешинь къ родному краю, И что тамъ ждеть тебя-ве знаю.

Пусть мой отецъ твердить порой, Что безъ малъйшей укоризны Должны мы жертвовать собой Для непризнательной отчизны-По мнъ отчизна только тамъ, Гдв любять насъ, гдв вфрять намъ. XXXX

«Еще туманъ бълветь въ поль, Опасенъ ранній хладъ вершинъ... Хоть день одинъ, хоть часъ одинъ. Послушай, часъ одинъ, не болі. Пробудь, жестокій, близъ меня; Я покормию еще коня, Моя рука его отвяжеть, Онъ отдохнетъ, напьется, ляжетъ; А ты у сакли здёсь, въ тени, Главу миъ на руку склони: Твоихъ рѣчей услышать звуки Еще желала бъ и хоть разъ; Не удержу въдь счастья часъ, Не прогоню вѣдь часъ разлуки? .> И Зара съ трепетомъ въ отвътъ Ждала вапрасно два-три слова; Спрывать печали силы нътъ, Слеза съ ръсницъ упасть готова... Увы! молчание храня, Садится путникъ на коня; Ужъ бхать онъ приготовлялся, Но обернулся—испугался, И, состраданьемъ увлеченъ, Хотъль ее утъщить онъ.

XXXVI. «Не обвиний меня такъ строго; Скажи, чего ты хочешь-слезь? Я ихъ имъзъ когда-то много: Ихъ міръ изъ зависти унесъ. Но не ръшусь судьбы мятежной Я раздълять съ душою нъжной; Свободный, рабъ иль властелинъ, Пускай погибну и одинъ. Все, что мена хоть малость любить, За мною вследь увлечено; Мое дыханье радость губить; Щадить - мий власти не дано. И не простого человъка [Хотя въ одеждъ и простой!, Утышься, Зара, предъ собой Ты видишь брата Росламбэка. Я въ жертву счастье долженъ принести. 0, не жальй о томъ .. Прости, прости!. >

XXXVII. Сказаль, махнуль рукой, и звукт пол-Раздался, въ отдаленые умирая. Едва дыша, безъ слезъ, безъ думъ, безъ Она стоитъ, безчувственно внимая, [словь Какъ будго этоть дальній звукъ подковъ Всю будущность ен унесъ съ собою. О Зара, Зара, краткою мечтою Ты дорожила-гдъ жъ твоя мечта? Какъ очи полны, какъ душа пуста!

Опно мгновение тяжельй другова; Все, что прошло, ты оживляень снова:.. По целымъ днямъ она глядить туда, Гаф сирылася любви ея звъзда; Вездъ, вездъ она его находить: Въ вечернихъ тучахъ милый образъ бродить. Услышавъ ночью топотъ, съ ложа сна Вскочивъ, дрожитъ и ждетъ его она-И. постепенно вътромъ разносимый, Все ближе, ближе топоть-и все миме... Такъ метеоръ порой летить на насъ, II ждень — и близокъ онъ-и вдругъ по-

#### ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

Шумить Аргуна мутною волной; Она коры не знаеть ледяной, Ивлей замы и хлада не болтся: Серебряной покрыта целеной, Она сама между сивговъ родится, И тамъ, гдъ даже серна не промчятся, Литя природы, съ дътской простотой, Она, развись, играеть и катител. Порою, какъ согнутое стекло, Межъ длинныхъ травъ, прозрачно и свътло По гладкимъ камнямъ въ бездну нисиадал, Теристся во мракт, и надъ ней Съ прошальнымъ воркованьемъ вьется стал Пугливыхъ, сизыхъ, вольныхъ голубей... Зеленымъ можжевельникомъ покрыты, Надъ мрачной бездной гробовыя илиты Висять и ждуть, когда замолинеть вой, Чтобы унасть и все покрыть собой. Напрасно ждуть онф-волна не дремлеть, Пусть темнота вокругь ее объемлеть, Прорветь Аргуна землю гдъ-нибудь И снова полетить въ далекій путь.

H. На берегу ел кипучихъ водъ Недавно изгнанный врагомъ народъ Ауль построиль свой и ждаль мгновены, Когда свершить придуманное мщенье; Черкесъ готовиль дераостный набыть, Союзники сбирались потаенно, И умный кназь, лукавый Росламбэкт, Склонялся передъ русскими смирение; А между тымь съ отважною толной Станицы разоряль во тым'в ночной; И возвратись въ аулъ, на пиръ кровавый Овъ плънниковъ дрожащихъ приводилъ, И увъряль ихъ въ дружов, и шутилъ, И головы рубиль имъ для забавы.

Легко народомъ править, если онъ Одною общей страстью увлеченъ; Не должно только слишкомъ завлекаться, Преду нимъ гордиться, или съ нимъ рав-

Пе должно мыслей открывать своихъ, Иль спрацивать у подданных в совета II забывать, что лучше горь златых ь Иному ласка и слова привъта. Старайся первымъ быть вездь, всегда. Не забывайся, будь въ парахъ умфренъ. Не трогай суеварій никогда И самъ съ толной умъй быть сусвърев :: Странись сначала много успъвать. Странись народь въ побъдамъ пріучать. Чтобъ въ слабости своей онъ признава. Чтобъ каждый мигь вь спаситель

Чтобъ онъ тебя не сравниваль ни съ къмъ И почиталъ нуждою-принужденья; Умей отважно пользоваться всемь И не проси никакъ вознагражденья: Народъ ребенокъ: свъ не хочетъ дать, Не покушайся вырвать-но украдь.

IV.

У Росламовка брать когда-то были; О немъ жальють шайки удалыя; Отцомъ въ Россію посланъ Изманлъ, Ч ихъ надежду отипла Россія. Четырнациати эфть оставиль онъ брал, гдв быль воспитанъ и рождень, Чтобъ знать законы и права чужія. Не подъ персидскимъ шелковымъ ковромъ Родился Измаиль, не ивснью ивжной Онъ усыпленъ быль въ супрака ночномъ: Его баюкаль бури вой матежный. Когда онъ въ первый разъ открылъ глаза, Его улыбку встратила гроза; Въ пещеръ темной-гдъ, гонимый братомъ, Убійцею коварнымъ, Бей-Булатомъ, Его отенъ тандел много лътъ-Изгнанникъ новый, онъ увидъль свътъ.

Какъ лишній межъ людьми, своимъ рож-Онъ душу не обрадоваль ничью, [деньевъ И, хоть невинный, началь жизнь свою, Какъ многіе копчають-преступленьемъ Онъ материнской даски не знаваль. Не у груди-подъ буркою согрътый, Одинъ провелъ младенческія лъта; И вътеръ колыбель его качаль, II мъсяцъ полуночи съ нимъ игралъ; Онъ выросъ межъ землей и небесами, Не зная принужденья и заботь; Привыкъ онъ тучи видъть подъ ногами, А надъ собой одинъ зазурный сводъ, ІІ лишь орды, да скалы величавы Съ нимъ раздъляли юныя забавы. Онъ для великихъ созданъ былъ страстой Онъ обладалъ нылающей душою, И бури юга отразились въ ней Со всей своей ужасной красотою... Но къ русскимъ посланъ онъ своимъ отномъ, И съ той поры извёстья вёть о немъ ..

VI.

Горой отъ солина заслоненный, Пріють изгнанниковъ смиренный, Между кизиловыхъ деревъ Аулъ разсынанъ надъ ръкою; Стоить отдъльно каждый кровъ Въ тъни, подъ дымной пеленою. Здісь въ літній день, въ полдневный жаръ, Когда съ камней восходить паръ, Толна дътей въ травъ играетъ, Черкесъ усталый отдыхаеть; Межъ тъмъ сидить его жена Съ работой въ сакаѣ одиноко; и пъсню грустную она Поеть о родинъ далекой; и облака родныхъ небесъ Въ мечтаньяхъ видитъ ужъ черкесъ: Тамъ лугъ душистьй, день свътлье, Роса перловая свъжње; Тамъ разноцвътною дугой, Развеселясь, неръдко дивы На тучахъ строять мость красивый, Чтобъ отъ одной скалы къ другой Пройти воздушною тропой; Тамъ въ первый разъ, еще несмълый, На лукъ накладываль онъ стрелы...

#### VII.

Дни мчатся. Начался байрань. Вездѣ веселье, ликованья; Мулла оставиль алкоранъ, И не слыхать его призванья; Мечеть кругомъ освѣщена; Всю ночь надъ хладными скалами Огни красифоть за огнями, Какъ надъ земными облаками Земным звѣзды; по лува, Когда на землю взоръ наводятъ, Себѣ соперницъ не находитъ И, одинокая, она По небесамъ въ сіяньи бродитъ.

#### VIII.

Ужъ скачка кончена давно; Стръльба затихнула: темно. Вокругъ огня, пъвцу внимая, Столинлась юность упалая. И старики съдые въ рядъ Съ намымъ вниманиемъ стоятъ, На стромъ вамить, безоруженъ, Сидить невъдомый пришленъ. нарядъ войны ему не нуженъ, Онъ гордъ и бъденъ-онъ пъвецъ. Дити степей, любимецъ неба. Безъ злата опъ, но не безъ хлъба, Вогь начинаеть: три струны Ужъ забренчали подъ рукою, и живо, съ дикой простотою Запель онъ ивеню старины:

черыесская пъсня.

Много дъвъ у насъ въ горахъ; Ночь и звъзды въ ихъ очахъ; Съ ними жить—завидна доля, Но еще милъе воля.

Не женися, молодець, Слушайся меня: На тъ деньги, молодець, Ты купи коня.

Кто жениться захотёль, Тоть худой избраль удёль: Съ русскимъ въ бой онъ не поскачета. Отчего?—жена заплачеть.

Не женися, молодецъ,
Слушайся меня:
На тъ деньги, молодецъ,
Ты купи коня.
Не измънить добрый конь:
Съ нимъ—и въ воду, и въ отонь;
Онъ—какъ вихрь въ степи широкой;
Съ нимъ—все близко, что далеко.

Не женися, молодецъ, Слушайся меня: На тъ деньги, молодецъ, Ты купи коня.

Откуда шумъ? Кто эти двое?
Толпа въ молчаньи раздалась.
Нахмуря бровь, подходить князь
И рядомъ съ нимъ лицо чужое.
Три узденя за ними вслъдъ.
«Великъ Алла и Мухаммедъ!»
Воскликнулъ князь. «Сама могила
Покорна имъ! Въ странъ чужой
Мой братъ хранимъ былъ ихъ рукой:
Вы узнаете ль Изманла?...
Между врагами онъ возросъ,
Но не призналъ онъ ихъ святыни,
И въ наши синія пустыни
Одну лишь ненависть принесъ.»

и по долинь восклицанья Восторга дикаго гремять: Благословдяя часъ свинанья, Вкругъ Измаила старъ и младъ Тъснятся, шепчутъ. Поднимая На илечи маленькихъ ребять, Пхъ жены смуглыя, завая, На князя новаго глядагь. Гдь жъ Росламбакъ, кумиръ народа? Гдѣ тоть, къмъ славится свобода?--Одинъ, забытъ, передъ огнемъ, Поодаль, съ насмурнымъ челомъ, Стояль онъ, жертва злой досады. Давно ли привлекаль онъ самъ Вст помышленія, вст взгляды? Давно ли по его слъдамъ Вен эта чернь, шумя, бъжала?

Измаилъ-Бей.

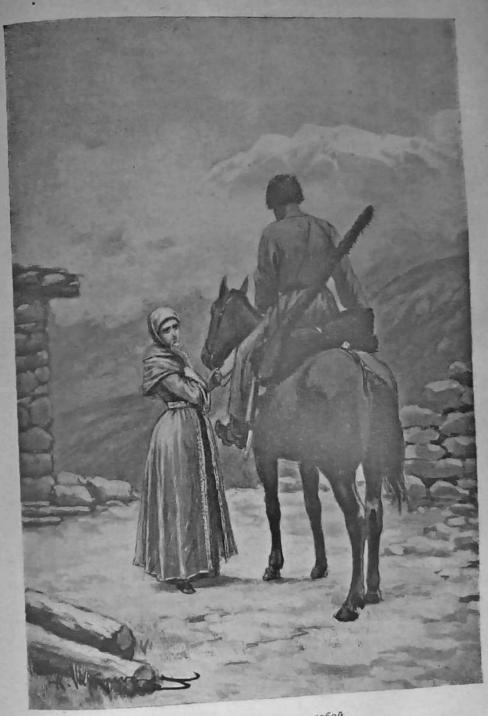

Утъшься, Зара, передъ собой Ты видишь брата Росламбэка.

Павно ль, дивясь его пъламъ. ихъ мать ребенку повторяла? II что же вышло?- Измаила. Враговъ отечества служитель Всю эту славу погубиль Своимъ прібадомъ-и властитель Вчерашній гордый полубогь. Вииманья черни безтолковой Ка, себа привлечь уже не мога Ей все планительно, что ново. Простынеть!" мыслить Росламбакт. Но если элобный человыкъ Узналъ ужъ зависть, то не можетъ Совство забыть ее никакъ: Ея насмашинный призракъ И днемъ, и ночью духъ тревожитъ.

#### MI.

Война!.. знакомый людямъ звукъ Съ тахъ поръ, какъ брать отъ братнихъ рукъ Предъ алтаремъ погибъ невинно. Гремя, черезъ Кавказъ пустынный Промчался иливъ: война! война! И пробудились племена: На смерть идуть они охотно. Умолкъ аулъ, гдѣ беззаботно Нецавно слушали пћеца; Оружья звонъ, движенье стана-Вогь иына пасни молодиа. Воть удовольствія байрана! "Смотри, какъ всякій биться радъ За дъло чести и свободы!... Такъ точно было въ наши годы, Когда насъ вель Ахметъ-Булатъ!» Съ улыбкой гордою шентали Между собою старики, Когда дорогой наблюдали Отважныхъ юношей полки. Нора! книять они досадой, Что русскихъ нътъ: имъ прови вадо!

#### XIII.

Зима проходить; облака Свътлей детять по дальнимъ сводамъ, Въ ръкъ гладатся мимоходомъ; По съ гордымъ бъщенствомъ ръка, Крутись, какъ змъй, не отвъчаеть Улыбкъ неба своего, И бълыхъ путниковъ его, Межъ тъмъ, упорно обгоняетъ. И ровны, прямы, какъ ствиа, По берегамъ темньють горы; Ихъ кругизна, ихъ вышина Планиотъ умъ. пугаютъ взоры, Бъ вершинамъ ихъ прицъплена Нагими красными корнями, Кой-гдъ кудрявая сосна Стоить печальна и одна, И часто мрачными мечтами

Тревожить сердце: такъ, порой, Властитель, полубогъ земной, На пышномъ тронъ, окруженный Льстецовъ толною униженной, Грустить о томъ, что одному На свътъ равныхъ изтъ сму.

#### XIV

Завоевателю преграда Положена въ долинъ той: Изъ камней и деревъ громада Аргуну давить подъ собой. Къ аулу въть нути инова: И мыслягь горцы: «врагь лихой! Тебя могила ужъ готовав Но примо врагь идеть на нихъ. И блескъ орудін громовыхъ Іалеко сквозь туманъ играеть. -И Росламовкъ совъть свываетъ: Онъ говорить: «въ тиши вочной Мы нападемъ на ихъ отряды, Какъ упазають волонавы Въ полину сонную весной... Погибнуть мозча наши гости. И ихъ разбросанныя кости, Іобыча врановъ и волковъ, Стијоть, лишенныя гробовъ Межь тамъ съ болзнію дукавой Начнемъ о миръ договоръ, И втайнъ местію кропавой Омоемъ долгій нашть поворъ.»

#### XX

Согласны всв на подвигь рагный, Но не согласенъ Изманлъ. Взмахнуль онъ шашкою будатной II ніумно съ мъста онъ вскочиль; Окинуль вмигь легучимъ взгладомъ Онъ узденей сидъвшихъ радомъ, И, опустивши свой булать, Такъ отвъчаеть брату брать: «Я не разбойникъ потаенный; Я видъть, видъть кровь люблю; Хочу, чтобъ мною пораженный Зналь руку грозную мою! Какъ ты, я русскихъ ненавижу И даже болье, чыть ты; Но подъ покровомъ темноты И чести князи не унижу! Иную месть родной странь, Иную славу надо мнt!..» И поединка ожидали Межъ братьевъ молча уздени; не смыли тронуться они. Онъ вышелъ-век еще молчали

#### XVI.

Ужасна ты, гора Шайгану. Пустыни старый великань;

265

Тебл злой духъ, гласить преданье, Построилъ дерзостной рукой, Чтобъ хоть на мигъ свое изгнанье Забыть межъ небомъ и землей. Здась, три столатья очаровань, Онь тяжкой ценью быль приковань. Когда, надменный, съ новыхъ скалъ Стрвлой Пророку угрожаль. Канъ буркой, ельникомъ покрыта, Сосъднихъ горъ она чернъй. Тронинка желтая прорыта Слезой отчаянья по ней; Она ни мохомъ, ни кустами Не заростаеть никогна: Пестръя чудными слъдами, Она ведеть Богь въсть куда. Олень съ вътвистыми рогами, Между высокими цвътами, Одатый хифлемъ и плющемъ, Лежить полуобъятый сномъ; И вдругъ знакомый лай онъ слышитъ И чусть близкаго врага: Поднявши медленно рога, Минуту свіжестью подышеть, Росу съ могучихъ плечъ стряхнетъ, И вдругъ однимъ прыжкомъ махнетъ Черезъ утесъ-н воть онъ мчится, Терновъ колючихъ не бонгси И хмёль коварный грудью рветь-Но, вольный путь пересъкая, Предъ нимъ тропинка роковая... Никъмъ незримая рука Царя льсовъ остановляеть, И онъ, какъ гибель ни близка, Свой прежній путь не продолжаєть ...

263

#### XVII.

Пто жъ подъ ужасною горой Зажегъ огонь сторожевой? Треща, красића и сверкая, Кусты вокругъ онъ озарилъ. На камень голову склоняя, Лежитъ поодаль Измаилъ. Его приверженцы хотъли Идти за нимъ—но не посмъли.

#### XVIII.

Вотъ что ему родной готовилъ край! Сбылись мечты: увидълъ онъ свой рай, Гдѣ міръ такъ юнъ, природа такъ богата; Но люди, люди— что природа имъ? Едва усифлъ обнять изгнанникъ брата, Ужъ клевета и зависть—все надъ нимъ! Друзей улыбка, нѣжное свиданье, За что бъ другой Творца благодарилъ, все то ему дается въ наказанье... Но для териънъя ль созданъ Измаилъ? Бываютъ люди: чувства имъ—страданъя, Причуда злой судьбы—ихъ бытіе:

Что бъ самовластье показать свое, Она порой кидаетъ ихъ межъ нами. Такъ древле въ море кинулъ царь алмавъ: Но гордый камень въ свой урочный часъ Ему обратно отданъ былъ волнами... И дътямъ рока мъста въ міръ нътъ; Они его пугаютъ жизнью повой, Они блеснутъ—и сгладится ихъ слъдъ, Какъ въ темной тучъ слъдъ стрълы громо Толна дивится часто ихъ уму, [вой. Но чаще обвиняетъ, потому что въ моръ бъдъ, какъ вихри ихъ ни но Они пособій отъ рабовъ не просятъ: [сятъ Хотятъ ихъ превзойти въ добръ и злъ, II власти знакъ на гордомъ ихъ челъ.

#### XIX

«Безсмысленный! зачъмъ отвергнулъ ты Слова любви, моленьи красоты? Зачемъ, когда такъ долго съ ней сража Своей судьбы ты детски испугался? Все прежнее, незнаемый молвой, Ты бъ могь забыть близъ Зары молодой. Забыть людей близъ ангела въ пустынъ. Ты бъ могь любить, но не хогаль-и нымя Картины счастья живо предъ тобой Проходять укоряющей толной: Ты жмешь ей руку; грудь ел и плечи Цълуень въ упоены; ласки, ръчи, Исполненныя счастья и любви, Ты чувствуень, ты слышинь; образь мил. Волшебный взоръ-все предъ тобой, накт Еще недавно; всѣ мечты твои Такъ въроятны, что душа бонтся, Не вфря имъ, вторично ошибиться... А чтыть ты это счастие замфииль?» Передъ огнемъ такъ думалъ Измаилъ Вдругъ выстрълъ, два, и много: онъ в И слушаетъ... но все утихло снова. [чи И говорить онъ: «это сонъ больнова!"

#### XX.

Души волненьемъ утомленъ, Опять на землю князь ложится, Трещить огонь и дымъ влубится.. П что же? Призракъ видить онъ: Передъ огнемъ стоятъ спокоенъ, На саблю опершись рукой, Въ фуражкъ бълой, русский воинъ, Печальный, бледный и худой. Спросить хотелось Изманлу: Зачамъ оставилъ онъ могилу? И свъть дрожащаго огня, Упавъ на смуглыя ланиты, Черкесу придалъ видъ гердитый. -«Чего ты хочешь отъ меня?-Гостепримства и защиты?" Пришлецъ безстрашно отвъчалъ, "Свой путь въ горахъ я потерялъ:

Черкесы вслідть за мной спітили и назаковъ монхъ убили, и върный конь подъ мною налъ. Спасти, убить врага ночнова, равно ты можеть. Не боюсь я смерти: грудь мой готова. Твоей и чести предаюсь!"

— "Ты правъ: на честь мою надъйся!. Вотъ мой огонь—садись и гръйси".

#### XXI.

Тиха, прозрачна ночь была, Сватила на небъ блистали. Луна за облакомъ спала, но люди ей не подражали. Передъ огнемъ враги сидатъ, Хранять молчанье и не спять. Черты принельца возбуждали У князи новыя мечты: Онъ ему напоминали Лавно знакомыя черты. То не игра воображенья! Онъ долженъ разръшить сомивныя... и такъ пришельну говорилъ Нетериъливый Изманлъ: - "Ты молодъ, вижу п. За славой Привыкнувъ гнаться, ты забыль. Что славы нать въ война провавой Съ необразованной толной. За что завистливой рукой Вы возмутили вашу долю? За то, что бѣдны мы, и волю, И степь свою не отдалимъ За злато роскопти нарядной; За то, что мы боготворимъ, Что презпраете вы хладис! • Не бойся, говори смълъй: Зачемъ ты насъ возненавидель, Какою грубостью своей Простой народъ тебя обидълъ?"

#### XXII.

"Ты ошибаешься, черкесь." Съ улыбкой русскій отвъчаеть. "Повтрь: меня, какъ васъ, плъняетъ И водопадъ, и темный лъсъ; Съ восторговъ ваши льды я вижу, Встрачая пышную зарю, И ваше племя я люблю; Но одного я ненавижу: Черкесъ онъ родомъ, не душой, Ни въ чемъ, ни въ чемъ не схежъ съ тобой-Себъ, иль князю Изманлу Кляден и здъсь найти могилу... йъ чему опить ты мрачный взоръ Мохнатой шанкой закрываешь? Твое молчанье мнъ укоръ; Но выслушай, ты все узнаешь, И самъ посалой запылаень".

#### XXIII.

"Ты знаешь, върно, что служизъ Въ россійскомъ войски Изманать. 1:0, образованный межъ нами, Родными бредилъ онъ полями. И все черкесъ въ немъ виденъ былъ. Въ пирахъ и битвахъ отличался Онъ передъ встин; томный взглять Восточной нъгой отзывалси: Иля нашихъ женщинъ-онъ быль адъ! Воспламенивъ воображение, Повелкваль онь безь труда, И за проступокъ наслажденье Не почиталъ онъ никогда; Не знаю, было то президные Къ законамъ сторовы чужой, Или испорченныя чувства... Любовью женщинь, ихъ тоской Онъ веселился, какъ игрой; Но избъжать его пекусства Не удалося ни одной.

#### YIXX.

"Черкесъ! видалъ и здъсь прекрасныть Свободы въжныхъ дочерей: Но не сравню ихъ взоровъ страствыхъ Съ привътомъ съверныхъ очей. Ты не любиль!... Ни слевъ опасныхъ, Ни усть волшебных в не знаваль: Будрями дъвы золотыми Ты въ упосныя не играль; Ты клятвамъ страсти не внималь И не быль ты обмануть ими... Но я любиль!.. Судьба меня Блестищей радугой манила, Невольно из бездив подводила... И ждаль и счастливаго дви! Своей нев'встой дорогою Я смъль ужъ ангела назвать, Невиннымъ заскамъ отвъчать И съ райской дъвой забывать, Что рая нътъ ужъ подъ луною. ії вдругь удариль страшный чась-Причина долгольтней муки: Призывъ войны, отчизны гласъ, Раздался въстникомъ разлуки. Какъ дымъ, разећились мечты... Тотъ день я буду помнить въчно... Черкесъ, черкесъ! ни съ къмъ, конечно, Ни съ къмъ не разставался ты?..

#### XXY.

"Въ то время Изманлъ случайно Невъсту увидалъ мою, И страстью запылалъ онъ тайно. Межъ тъмъ, какъ въ дальномъ и крк о Искалъ въ боихъ конца, иль славы— Сластолюбивый и лукавый,

Онъ сердне дѣвы молодой Опуталь сътью роковой. Какъ онъ умълъ слезой притворной бъ себъ довъренность вселять, Насмышкой скромность побъждать, И, побъждая, видъ покорный Хранить-иль весь огонь страстей Мгновенно открывать предъ ней!. Онъ очертилъ волшебнымъ кругомъ Ел желаныя; ведаль онь, Что быть не могъ ея супругомъ, Что раздёляль ихъ нашъ законъ-И обольщенная упала На грудь убійцы своего! Кром'в любви, она не внала, Она не знала ничего...

#### XXV

«Но скоро скуку пресыщенья Постигь виновный Измаиль. Таиться не было терпънья, Когда погасъ минутный пылъ: Оставилъ жертву обольститель И удалился въ край родной, Забывъ, что есть на небѣ мститель, А на землѣ еще другой! Моя рука его отыщетъ Въ толиѣ, въ лѣсахъ, въ степи пустой, И казни грозный мечъ просвищетъ Надъ непреклонной головой. Пусть ликъ одежда измѣнлетъ!.. Не взоръ—душа врага узнаетъ!.

#### XXVII.

«Черкесъ! ты поняль, вижу я, Какъ справедлива месть мол. Ужъ на устахъ твоихъ проклатья! Ты, внемля, вздрагиваль не разъ!... О, если бъ могъ пересказать я, Изобразить ужасный часъ, Когда предестное созданье Я въ униженьи увидалъ И безотчетное страданье Въ глазахъ увидшихъ прочиталъ!.. Она разсудокъ потеряла: Рядилась, пъла и плисала, Иль сидя молча у окна, По цълымъ днямъ, какъ бы не зная, Что изманиль онъ ей, вздыхая, Ждала измънника она. Вся жизнь погибшей девы милой Остановилась на быломъ; Гл безумье даже было Любовь въ нему и мысль о немъ... liaкой душть не зналъ онъцъну!. » II долго русскій говориль Про месть, про счастье, про измѣну Его не слушалъ Измаилъ. Явиь знаеть онъ, да Богъ единый,

Что подъ спокойною личиной Тогда происходило въ немъ. Стъснивъ дыханье, вверхъ лицомъ (Хоть сердце гордое и взгляды Не ждали отъ небесъ отрады), Лежалъ опъ на землъ сырой, Какъ та земля, и мрачный и нъмой

#### XXYIII.

Видали-ль вы, какъ хищные и элые Къ оставленному трупу, въ тихій доль, Слетаются наслѣдники земные, Могильный воронъ, коршувъ и орелъ? Такъ есть мгновенья, краткія мгновенья, Когда, столиясь, всѣ адскія мученья Слетаются на сердне и грызутъ! Вѣка печали стоятъ тѣхъ минуть... Лишь дунетъ вихрь—и сломится лилея; Таковъ съ душой кто слабою рожденъ: Не вынесетъ минутъ подобныхъ онъ; но мощный умъ, крѣпясь и каменѣя, Ихъ превращаетъ въ пытку Прометея. Не сгладитъ время ихъ глубокій слѣдъ: Все въ мірѣ есть—забвенья только нѣтъ.

#### XXIX.

Свътаеть. Горы снъговыя На небосклонъ голубомъ Зубны подъемлють золотые; Слилися съ утреннимъ лучомъ Края волнистаго тумана, И на верху горы Шайтана Огонь, стыдясь передъ зарей, Бладиветь. Тихо приподнился, Какъ передъ смертію больной, Угрюмый князи съ земли сырой. Казалось, вспомнить онъ старался Разсказъ ужасный, и желаль Себя увърить онъ, что спаль; Желаль бы счесть онъ все мечтою, и по челу провель рукою; Но грусть - жестокій властелинь! Съ чела не сгладилъ онъ морщинъ-

#### AAA

Онъ всталъ, онъ хочеть непремънно Пришельцу быть проводникомъ; Не зная думать что о немъ, Согласенъ юноша смущенный. Идуть они глухимъ путемъ; Но ихъ тревожить все: то птица Изъ-подъ ноги у нихъ вспорхнеть, То краснобокая лисица Въ кусты цвътущіе нырнетъ. Они все ниже, ниже сходятъ П рукъ отъ сабель не огводятъ. Черезъ опасный переходъ Спъщатъ, нагиувшись, безъ оглядки; П вновь на холмъ крутой взошли—



Изманаъ-бей. ...Свой путь въ горахъ я потерялъ.



**Изманлъ-бей**. ...Мусульманинъ върный отступнику не вырость могилу.



Изманаъ-бей. ...Воскликнулъ онъ, и шашка зазненъла.



Киллы ...Угрюмо бродить Аджи вкругь сакли-

И пънью русскія налатки, Какъ на ночлегъ журавли, Бъльють смутно ужь вдали. Тогда черкесъ остановился. За руку путника схватиль-И кто бы, кто не удивился? По-русски съ нимъ заговорилъ. XXXI.

«Прощай! ты можень безопасно Теперь итти въ шатры свои. Но, если въришь миъ, напрасно Ты хочешь потопить въ крови Свою печаль! Странись; быть можеть. • Раскаянье прибавиць къ ней. Болъзни этой не поможеть Ни кровь врага, ни рѣчь друзей! Напрасно здёсь, въ краю далекомъ. Ты губинь предесть юныхъ дней Нать! не достать вражда твоей Главы, постигнутой ужь рокомъ! Онъ палачамъ судей земныхъ Не уступаеть жертвы своихь! Твоя бъ рука не устращила Того, кто борется съ судьбой: Ты худо знаешь Изманла; Смотри жъ: онъ здёсь передъ тобой!» И съ видомъ гордаго презрънья Отвата князь не ожидаль; Онъ скрылся менть уступовъ скалъ... И долго русскій, безъ движенья, Одинь, какъ вконаный, стояль.

XXXIL

Межь тымь, передъ горой Шайтаномь, Расположась военнымъ станомъ. Толпа черкесовь удалыхь Сидила вкругь отней своихъ. Они любили Измаила: Съ нимъ вместа слава иль могила, имъ все равно, лишь только бъ съ нимъ! Но не могла бъ судьба однимъ И въжнымъ чувствомъ межъ собою Сковать людей съ умомъ простымъ И съ безпокойною душою: Ихъ вевхъ обидель Росламбакъ! [Таковъ повсюду человѣкъ].

XXXIII.

Сидить набадники безпечно, Курять турецкій свой табакь И князя ждуть онн. «Конечно, Когда исчезнеть ночи мракъ, Онъ къ намъ сойдеть, и взоръ орлиный Смирить враждебныя дружины, И вздрогнуть передъ нимъ они. Какъ Росламбокъ и уздени!» Такъ, пъсню воли напавал, Шептала шайка удалая.

XXXIV. Безмолвно, грустно, въ сторонъ, Поднявъ глаза свои къ лунъ, Подругь думъ любви мятежной,

Прекрасный юноша стояль-Цвътокъ для смерти слишкомъ на кизай! Онъ также Изманла ждань, Но не безпечно. Трепеть тайный Порывамъ сердца измѣнялъ, И вздохь тяжелый, не случайный, Не разъ изъ груди выдеталь; И онъ явился къ Изманлу, Чтобъ разділить съ нимъ-хоть могалу; Увы! такая ли рука Въ куски изрубить казака? Такой ли взоръ, стылливый, скромный, Глядить на міръ, чтобъ видіть кровь? Зачемь онъ эдесь и ночью темной. Лицомъ прелестный какъ любовь, Одинь вь кругу черкесовъ праздныхь, Жестокихъ, буйныхъ, безобразныхъ? Хотя странился онъ сказать, Не трудно было бъ отгадать, Когда бъ... Но сердце, чвиъ моложе, Тъмъ боязливъе, тъмъ строже Хранить причину оть людей Своихъ надежаъ, своихъ страстей. И тайна юнаго Селима. Чуждаясь усть, лапить, очей, Оть любопытинахь, какь оть эмай, Въ групи сокрылась неврелима.

Какія степи, горы и моря Оружію славянъ сопротивлялись? И гдв вельнью русскаго царя Изм'вна и вражда не покорялись? Смирись, черкесъ! и западъ и востокъ, Быть можеть, скоро твой раздыять рокь. Настанеть часъ, и скажешь самь надменно: «Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!» Настанеть часъ-и новый, грозный Римъ Украсить Стверъ Августомъ другимъ.

Горять аулы: неть у нихъ защиты, Врагомъ сыны отечества разбиты. И зарево, какъ вѣчный метеоръ, Игран вь облакахъ, пугаеть взоръ. Какъ хишный зверь, въ смиренную обитель Врывается штыками побъдитель; Онъ убиваеть старцевь и дітей; Невинныхъ дѣвъ и юныхъ матерей Ласкаеть онъ кровавою рукою; Но жены горъ не съ женскою душою: За поцелуемъ вследъ звучить кинжаль-Отпрянуль русскій, захрипіль и паль. «Отмети, товарищь!» и въ одно мгновенье Достойное за смерть убійцы міценье] Простая сакля, веселя ихъ взоръ, Горить присседой вольности костеръ.

Въ аулъ дальнемъ Росламбекъ угрюмый Сокрылся вновь, не ужасомъ объять, Но у него коварныя есть думы-Имъ помѣшать теперь не можеть брать. 1 дѣ жъ Измаилъ? —Безвѣстными горами Блуждаеть онъ, дерется съ казаками И, заманивъ толпы ихъ за собой, Пустыню усыпаеть ихъ костями, И манить новыхъ по дорогѣ той. За нимъ устали русскіе гоняться; На кръпости природныя взбираться; Но отдохнуть черкесы не дають, То скроются, то снова нападуть; Они-какъ твнь, какъ дымное видвнье: И далеко и близко въ то жъ мгновенье.

IV.

Но въ буряхъ битвъ не думалъ Изманлъ Сыскать самозабвенья и покоя. Не за отчизну, за друзей онъ мстиль, И не планялся именемъ героя; Онъ ведаль цёну почестей и словь, Изобрѣтенныхъ только для глупцовъ. Недолгій жаръ погась; душой усталый. Его бы не желаль онъ воскресить: И не родной аулъ-родныя скалы Решился онъ отъ русскихъ защитить.

Садится день, одътый мглою, Какъ за прозрачной пеленою... Ни вътра на землъ, ни тучъ На бледномъ своде. Чуть приметно Орла на вышинъ безцвътной; межь скаль блуждая, желтый лучь Въ пещеру дикую прокрался, И гладкій черепъ озариль, И самъ на жителъ могилъ Передъ кончиной разыгрался, И по разбросаннымъ костямъ, Травой поросшимъ, здёсь и тамъ Скользнуль огнистой полосою, Дивясь ихъ въчному покою. Но прежде встратиль онъ двоихъ Недвижныхъ также-но живыхъ... И, какъ нѣмыя жертвы гроба, Они безпечны были оба.

VI.

Одинъ... такъ точно-Измаилъ. Безвестной думой угнетаемъ, Онъ солнце тусклое следилъ, Какъ мы нередко провожаемъ Гостей докучливыхъ; на немъ Черкесскій панцырь и шеломъ: И пятна крови омрачали Мъстами блескъ военной стали. Младую голову Селимъ Вождю склоняеть на кольни; Онъ всюду следуеть за нимъ, Хранительной подобно твин: Никто ни ропота, ни пени

Не слышаль на его устахъ... Боится онъ, или устанеть, На Измаила только взглянеть-И весель трудъ ему и страхъ. VII.

Онъ спить, и длинныя реснипы Закрыли очи подъ собой; Въ ланитахъ кровь, какъ у девицы. Играеть розовой струей; И на кольчугь боевой Ему не жестко. Съ сожалъньемъ На эти нъжные черты Взираеть витязь, и мечты Его исполнены мученьемъ. Такъ свътлой каплею роса, Оставя край свой, небеса, На листь увядшій упадаеть; Блистая райскимъ жемчугомъ, Она покоится на немъ И, беззаботная, не знаеть, Что скоро листь увядшій тоть Пожнеть коса, иль конь сомнеть.

VIII.

Съ полуоткрытыми устами, Прохладой вечера дыша, Онъ спить; но мирная душа Взволнована; полусловами Онъ съ къмъ-то говорить во снъ. Услышаль князь и удивился; Къ устамъ Селима въ тишинъ Прилежнымъ ухомъ онъ склонился: Быть можеть, черезъ этоть сонъ Его судьбу узнаеть онъ. «Ты могь забыть?—Любви не нужно Одной лишь нажности наружной... Оставь же!» сонный говориль. —Кого оставить?—Князь спросиль. Селимъ умолкъ, но на мгновенье; Онъ продолжалъ: «Къ чему сомнънье, На всемъ лежить его презрѣнье... Увы! что значать передъ нимъ Простая діва, иль Селимъ? Такъ будетъ въчно между нами... Зачемь безпенными устами Онъ это имя освятиль?" -—Не я ль? подумаль Измаиль; И, погодя, онъ слышить снова: «Ужасно, Боже! для дътей Проклятіе отца родного, Когда на склонъ позднихъ дней Оставленъ ими... но страшића Его слеза!..» Еще два слова Селимъ сказалъ, и слабый стонъ Вдругь подняль грудь, какъ стонъ прошанья, И улетваъ. Изъ состраданъя, Князь прерываеть тяжкій сонъ.

IX.

И, вздрогнувъ, юноша проснулся, Взглянуль вокругь и улыбнулся, Когда онъ ясно увидалъ,

что на колвияхъ друга спалъ. но, покрасивнии, сновиданье Пересказать стыдился онъ, Какъ будто бы лукавый сонъ имъль съ судьбой его сношенье. Не отвѣчая на вопросъ [Примъта явная печали], Шипаль онъ листья дикихъ розъ, И наконецъ двв капли слезъ Въ очахъ склоненныхъ заблистали: И. съ быстротой отворотись, Онъ слезы осущиль рукою... Все примѣчалъ, все видѣлъ князь; Но не смутился онъ душою И приписаль онь простоть. Затьямь дътскимь слезы ть. Конечно, самъ давно не зналъ онъ Печалей сладостныхъ любви, И самъ давно не предавалъ онъ Слезамъ страданія свои.

#### X.

Не знаю... но въ другихъ онъ чувства Судить отвыкъ ужъ по своимъ. Не разъ, личиною искусства, Слезой и сердцемъ ледянымъ, Когда обмановь самь чуждался, Обмануть быль онъ-и боялся Онъ върить только потому, Что вериль некогда всему... И презираль онъ этоть мірь ничтожный, Гда жизнь-измань взаниныхъ вачный рядь, Гдъ радость и нечаль-все призракъ ложный; Гдв намять о добрв и злв-все ядь; Гдв льстить намъ зло, но болве тревожить, Гдв сердца утвшать добро не можеть, И гдв они, покорствуя страстямъ, Раскаянье одно приносять намъ...

Селимъ встаеть, на гору всходить... Сребристый стелется ковыль Вокругь пещеры; сумракъ бродить Вдали... Воть топоть; воть и пыль, Желтья, поднялась въ лощинь, И крикъ черкесовъ по заръ Гудить, теряяся въ пустынв... Селимъ все слышалъ на горъ; Стремглавъ въ пещеру онъ вобгаеть: «Они! они!» онъ восклицаеть, йолуд оюнжан кекня И Влечеть онъ быстро за собой. Воть первый всадникъ показался; Онъ, мнилось, изъ земли рождался, Когда въвзжалъ на холмъ кругой; За нимь другой, еще другой-И вереницею тянулись Они по узкому пути: Тамъ, если бъ два коня столкнулись, Назадъ бы оба не вернулись, И не могли бъ впередъ итти.

XII. Толна джигнтовъ удалая, Передъ горой остановись, Съ коней измученныхъ слезая, Шумигь. Но къ пимъ подходить внязь-И все утпхло; уваженье Въ ихъ выразительныхъ чертахъ; Но уважение-не страхъ, Не власть его основа-мићнье. «Какія в'єсти?»—Русскій стапъ Пришель къ Оссаевскому Полю, Имъ льстить и бедность нашихъ странь! Ихъ много! «Кто не любить волю?» Молчать. «Такъ дайте жь отдохнуть Своимъ конямъ. Съ зарею въ путь, Въ бою мы рады лечь костями; Чего же лучшаго намъ ждать? Но въ цвъть жизни умирать,

Селимъ, ты не повдень съ нами!..»

XIII. Бледиветь юноша, и взоръ Понятно выразиль укоръ. «Нать, говорить онь: я повсюду Въ изгнаньъ, въ битвъ-спутникъ твой: Нѣть! клятвы я не позабуду-Угаснуть или жить съ тобой. Не ребокъ я подъ свистомъ пули-Ты видель это, Изманль! Меня враги не ужаснули, Когда ты, князь, со мною быль. И съ твоего чела не я ли Смываль такъ часто пыль и кровь? Когда друзья твои бъжали, Чьи рфчи, ласки прогоняли Суровый мракъ твоей печали? Мои слова, моя любовь! Возьми, возьми меня съ собою! Ты знаешь, я владъть стрълою Могу... И что мив смерть! О, ивть! Красой и счастьемъ юныхъ лѣть Моя душа не дорожила; Все, все оставлю, жизнь и свыть-Но не оставлю Изманла!»

XIV. Взглянулъ на небо молча князь, И наконецъ, отворотясь, Онъ протянуль Селиму руку; И крѣпко тоть ее пожалъ За то, что смерть, а не разлуку Печальный знакъ сей объщалъ. И долго витязь такъ стоялъ; И подъ нависшими бровями Влеснуло что-то; и слезами Я могь бы этоть блескъ назвать. Когда бъ не скрылся онъ опять.

По косогору ходять кони; Колчаны, ружья, сёдла, брони Въ пещеру на ночь снесены; Огин у входа зажжены.

На князѣ яркая кольчуга Блестить красива; погружень Въ мечтанье горестное онъ; И оть страстей, какъ оть недуга, Бъжить спокойствие и сонъ. И говорить Селима: «навърно, Тебл терзаеть духъ пещеричя Лай, пъсню я тебъ спою; Непъпко пъва молодая Ее поеть въ моемъ краю, На битву друга отпуская. Она печальна: но другой Я не слыхаль въ странъ родной; Ее пъвала мать родная Надъ колыбелію моей. Ты, слушая, забудень муки, И на глаза навъютъ звуки Всь сновиденья детскихъ дней.» Селимъ запълъ, и ночь кругомъ внимаетъ, И пасню ей пустыня повторяеть:

#### Пленя Селвиа.

Мъсяцъ плысетъ И тихъ и спокоенъ: А юноша-воинъ На битву илеть. Ружье заряжаеть джигить, И двва ему говорить: «Мой милый! смълье Вваряйся ты року, Молися Востоку, Будь въренъ Пророку, Любви будь върнъе! «Всегда награжденъ, Ііто любить до гроба; Ни зависть, ни злоба Ему не законъ; Пускай его смерть и погубить: Одинъ не погибнетъ, кто любитъ! «Любен измънившій-Ізміной провавой, Врага не сразивши-Погибнеть безь славы: Дожди его ранъ не облоють, И звърн костей не зароють!» Мфенцъ плыветъ И тихъ и спокоенъ;

На битву вдегь...
«Прочь эту пъсню!» какъ безумный Воскликнулъ внязь: «зачъмъ упрекъ?.. Тебя ль послушаеть Пророкъ?.. Тамъ, облитъ кровью, въ битвъ шумной, Твон слова и заглущу, И разорву ел оковы, И память въ сердит удушу... Вставайте?.. Какъ? Вы не готовы?.. Прочь пъсви! крови мнъ! пора!.. Друзья, коней!. Вы не слыхали? Умары, чопотъ, визгъ пара,

А юноша-воинъ

и крикъ, и трескъ разбитой стали. Я слышаль... О, не пой, не пой! Тронь сердце, какъ дрожить! И что me? Ты недовольна? Боже, Боже!.. Зачемъ казнить ел рукой?..» Такъ рачь его оторвалася Оть бледныхъ устъ и пронеслася Невнятно, какъ далекій громъ. Неровнымъ, трепетнымъ огнемъ По половины освъщенный, Ужасенъ, съ шашкой обнаженной, Стояль недвижимъ Измаилъ, Какъ призракъ злой, отъ сна могилъ Волшебнымъ словомъ пробужденный. Онъ взоръ всей силой устремилъ Въ пустую степь, грозилъ рукою, Чему-то страшному грозилъ: Иначе, какъ бы Изманлъ Смутиться твердой могь душою?-И поняль наконецъ Селимъ, Что витязь говориль не съ нимъ... Неосторожный! онъ коснулся Лушевныхъ струнъ-й звукъ проснудся, Расторгнувъ хладную тюрьму... И самъ искусству своему. Селимъ невольно ужаснулся...

Толна садится на коней.
При свътъ гаснущихъ огней
Мелькаютъ сумрачныя лица.
Такъ опоздавшая станица
Пустынныхъ бълыхъ журавлей
Вдругъ поднимается съ полей...
Смъхъ, клики, ропотъ, стукъ и ржаньс—
Все дышетъ буйствомъ и войной
Во всемъ приличія незнанье,
Отвага дерзости слъпой.

XVII Свътлъетъ небо полосами; Заря межъ синими рядами Ревнивыхъ тучъ ужъ занилась. Вдоль по лощинъ вдеть князь. За нимъ черкесы пъпъю длинной. Признаться, конь по съдоку: Въжить и будто вытръ пустынный, Скользящій шумно по песку, Брутитея, вьется на скалу; Онъ бълъ, какъ сингъ: во мракъ ночи Его замътить могуть очи. Съ колчаномъ звонкимъ за спиной, Отягощенъ своимъ нарядомъ, Селимъ проворный тдегъ рядомъ На кобылицъ вороной. Такъ бълый облакъ въ полдень знойный, Плыветь отважно и спокойно-И вдругъ, по тверди голубой Отрывокъ тучи громовой, Грозы дыханіемъ гонивый, Какъ черный лоскуть мчится мимо: Но, какъ ни бейся, въ вышинъ

Измаилъ-Бей

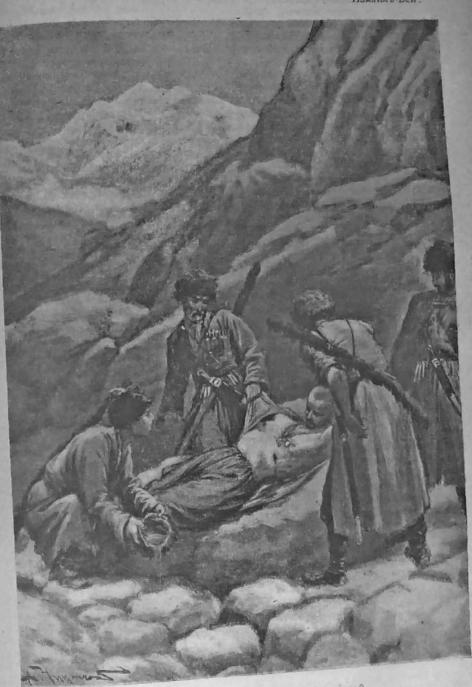

И бълый крестъ на лентъ полосатой Блистали на груди у мертвеца...

Онъ съ тъмъ не станегъ наравиъ. XVIII.

Ужъ близко роковое поле. Кому-то насть ръшить судьба?.. Вдругь имъ послышалась стральба, И кажлый мигь все боль, боль; И пушки голось громовой Раздался скоро за горой. И вспыхнуль князь, махнуль рукою: «Впередъ!» воскликнулъ онъ: «за мною!» Сказалъ и бросилъ повода. Нътъ, такъ прекрасенъ никогда Онъ не назался! Повелитель, Герой по взорамъ и ръчамъ, Летьлъ въ опаснымъ онъ врагамъ, Летьль, какъ ангелъ-истребитель; И въ этотъ мигъ, скажи, Селимъ, Вто бъ не последоваль за нимъ?

XIX. Межъ тъмъ, съ безпечною отвагой, Отрядъ могучихъ казаковъ Гнался за малою ватагой Неустрашимыхъ удальцовъ. Всю эту ночь они блуждали Вкругь непріязненныхъ шатровъ, Ихъ часовые увидали-И пушка грянула по нимъ. И витязи спѣшатъ на встрѣчу. Едва съ отчанныемъ намымъ Они поддерживали съчу, Стыдись и въ бъгствъ показать, Что смерть ихъ можеть испугать. Ихъ кругъ таснай ужъ становился: Одинъ подъ саблею свалился, Другой, пробитый въ грудь свинцомъ, Быль въ поле унесенъ конемъ, И, мертвый, на съдать все бился... Оружье брось-надежды нътъ; Черкесъ, читай свои молитвы! Въ прови твой шелковый бешметь, Тебъ другой не видъть битвы... Вдругъ пыль и крикъ-онъ имъ знакомъ: То крикъ родной, не безполезный! Глядять—и видять надъ холмомъ

ХХ.

Вздохнуть коню онъ только далъ, Взглянулъ и ринулся, и смялъ Враговъ, и путь за нимъ кровавый Межъ ихъ ридами виденъ сталъ, Вездѣ, налѣво и направо, Чертя по воздуху круги, Удары шашки упадаютъ: Не видятъ блескъ ся враги И беззащитно умираютъ. Какъ юный левъ, разгорячась. Въ средину ихъ врубился князъ; Кругомъ свистятъ и рѣютъ пуля; Но что жъ? Его хранитъ Пророкъ

Стонть ихъ князь въ бронъ железной.

Шеломъ удары не согнули, И худо мётится стрълокъ. За нимъ, погибель разсыная, Вломилась шайка удалая, Ц чрезъ минуту шумный бой Разсынался въ долинъ той.

ХХІ.

Далеко отъ сраженья, межь нустовъ,
Питомець смълыхъ трамскихъ табуновъ
Разсъдланный, хлалья постепенно,
Лежалъ издохшій конь, и передъ нимъ,
Участіемъ исполненный живымъ,
Стоялъ черкесъ. Соратника лишенный,
Крестомъ сжавъ руки и кидая взглядъ
Завистливый туда, на поле бой,
Онъ проклинать судьбу свою былъ радъ;
Его печаль—была печаль героя.
И весь въ поту, усталостью томимъ,
Къ нему въ испугъ подскакалъ Селимъ.
[Онъ лукъ не напригалъ еще, и стрълы
Всф до одной въ колчанъ были цълы].

—«Бёда! сказаль онъ: внязя не видать! Куда онъ скрылся?» «Если хочешь знать, Вагляни туда, гдъ бранный дымь враснъе, Гдъ гуще иыль, и смерти крикъ сильнъе, Гдъ въ бъгствъ нътъ надежды никавой. Онъ тамъ... Смотри: летить какъ съ неба Его шишакъ и конь—вотъ нашезнама! плама. Онъ тамъ; какъ духъ, разитъ и невредимъ, И все бъжитъ, иль падаетъ предъ нимъ!» Такъ отвъчалъ Селиму сымъ природы, А лесть была чужда степей свободы.

Кто этогь русскій съ саблею въ рукъ, Въ фуражић бълой? Страха онъ не знаетъ, Онъ между всьхъ отличенъ вдалекъ, И казаковъ примъромъ ободряеть; Онъ ищеть Изманла-и нашель, И вынуль пистолеть свой, и навель, И выстрълилъ... напрасно; обманулся Его свинецъ!-но выстръль роковой Услышаль князь, и мигомъ обернулся, И задрожалъ: «ты вновь переде мной! Свидътель Богъ: не и тому виной!... Воскликнулъ онъ, и шашка зазвенъла, И отдълясь оть трецетнаго тьла, Какъ зръзый плодъ отъ вътки молодой, Скатилась голова, и конь регивый, Вставъ на дыбы, заржалъ, мотан гривон; И скоро обезглавленный съдокъ Свадился на растоптанный песокъ. Недолго это сердце увядало, И миръ ему! въ единый мигъ оне Любить и ненавидьть перестало-Не всимъ такое счастье суждено. XXIV

Все жарче бой, главы валятся Подъ вамакомъ книжеской рукв;

Спасая дви свои, твенятся, Въгуть въ разстройствъ казаки. Какъ злые духи, горцы мчатся Оъ побъднымъ воемъ имъ воследъ, И никому пошалы въть. Но что жъ? Побъда измънила. Раздался вдругъ нежданный громъ, Все въ дымѣ спрылося густомъ, И предъ глазами Изманла На землю съ бъщеныхъ коней Кровавой грудою костей Свадился рядъ его друзей... Какъ градъ посыпалась картеча. Пальбу услышавъ издалеча, Направя синіе штыки. Сившать ширванскіе полки... На встрачу гибельному строю. Одинъ, съ отчаянной душою, Хотель пуститься Паманлъ; Но за поводъ коня схватилъ Черкесъ, и въ горы за собою-Какъ не противился съдокъ-Коня могучаго увлекъ. И ни мальйшаго движенья Среди всеобщаго сматенья не упустиль младой Селимъ: Онъ бъгство князя примъчаетъ, Ударъ судьбы благословляеть И быстро следуеть за нимъ. Не стыдъ, но горькая досада Героя медленно грызеть. Жизнь побъжденнымъ не награда... Онъ на друзей не кинулъ взглида И, мнится, ихъ не узнаетъ.

Чемъ раже насъ балуетъ счастье, Тъмъ слаще предаваться намъ Предположеньямъ и мечтамъ. Родится ль тайное пристрастье Иъ другому міру, хоть и тамъ Судьбы примътно самовластье, Мы все свободиће даримъ Ему надежды и желанья; И украшаемъ, какъ хотимъ, Свои воздушныя созданья. Когда забота и печаль Покой душевный возмущають, Мы забываемъ свъть, и вдаль Душа и мысли улетають, И ловять сны, въ которыхъ нътъ Следовъ и теней прежнихъ летъ Но умъ, сомитилемъ охлажденный, И спорить съ рокомъ пріученный, Не усладить, не позабыть Свон страданія желаеть, И если пногда мечтаеть, То онъ мечтаеть - побідить; И, зная собственную силу, Пока не сброенть прахъ въ могилу, Онъ не оставить гордых в думъ ...

Такой непобъдимый умъ Природой данъ былъ Изманлу.

### XXVI.

Онъ раненъ; кровь его течетъ. А онъ не чувствуетъ, не слышитъ Въ опасный путь его несеть Ретивый конь, хранить и пышеть: Олинъ Селимъ не отстаетъ: **Ба гриву ухвагась руками.** Едва сидить онъ на съдлъ: Болзви бледность на челе; Онъ очи, полныя слезами, Порой кидаеть на того, Кто все на свъть для него. Кому надежду жизни милой Готовъ онъ въ жертву принести. И чье последнее «прости» Его бы съ жизнью разлучило. Будь передъ міромъ онъ злодей-Что для любви слова людей? Что ей пебесъ опредъленье? Нать, охладить любовь-гоненье Еще ни разу не могло: Она сама свое добро и зло.

### XXVII.

Умолиъ докучный крикъ погони: Лымясь и въ пъпъ скачуть кони: Между проваломъ и горой. Кремнистой, тесною троной. Они дорогу знають сами И презирають съдока. И безполезная рука Ужъ не владветь поводами. Направо темные пусты Висять, за шапки задъван; И съ неприступной высоты, На новыхъ путниковъ вапрал, Чернъетъ серна молодая. Налъво-пропасть; по краямъ Рядъ красныхъ камней, здѣсь и тамъ Всегда обрушиться готовый. Внизу свиркить и одинокъ, Никъмъ невідомый потокъ. Какъ тигръ Америки суровый, Бъжитъ гремучею волной; То блещеть бахромой перловой, То изумрудною каймой; Какъ двъ семьи враждебный гений-Два гребня разделяеть онъ. Вдали на синій небосилонъ Нагихъ, безилодныхъ горъ ступени Ведуть желаніе и взглядъ Сквозь сблака, которыхъ твин По нимъ мелькають и сифшать: Смъняя въ зависти другь друга, Они бытугь впередь, назадь, И мнится, что подъ солнцемъ юга Въ нехъ страсти южныя кинигъ.

XXVIII.

Ужъ полдень. Измаилъ слабъетъ... Пылаеть солнце высоко... Но есть надежда: дымъ синветь, Родной аулъ недалеко.. Тамъ, гдъ, кустарникомъ покрыты. Встають красивые граниты Какимъ-то насмурнымъ вънцомъ. Кеть повороть и путь, прорытый Арбы спринучимъ колесомъ Отгуда провы земляные, Мечеть, бълчющій заборъ, Аргуны воды голубыя, Какъ подъ ногами, встрѣтить взорт... Лостигнуть повороть желанный, Воть и вънецъ горы туманной, Воть слышенъ ръчки ревъ глухой; И бълый конь сильный рванулся но вдругъ переднею ногой Онъ оступился, спотыкнулся, II на скаку, между камней, Палъ всей тягостью своей.

XXIV.

И всадникъ, кровью истекая, Лежаль безъ чувства на земль; Въ устахъ недвижность гробован И батаность муки на чель; Казалось, часъ его кончины Ждаль знакъ условный въ небесахъ, Чтобы слетъть, и въ мисъ единый Изъ человъка сдълать прахъ. Ужель степная лишь могила Ничтожный въ мірт будеть следъ. Того, чье серпие столько лътъ Мысль о ничтожествъ томила?, Нать! нать! выпь зачеь еще Селимт... Склонясь въ отчалным надъ нимъ, Какъ въ бурю ива молодая Надъ падшимъ гнется алгаремъ-Снималъ онъ панцырь и шеломъ; Но сердце къ сердцу прижимая, Не слышить жизни ни въ одномъ И если бъ страниное мгновенье Всв мысли не убило въ немъ, Судиться сталь бы онъ съ Творцомъ и проклиналь бы Провидънье... XXX.

ААА.
Встаеть, глядить пругомъ Селимъ:
Все неподвижно передъ инмъ.
Зоветъ— и тучка дождевая
Летить на зовъ его одна,
По вътру крылън простиран,
Какъ смерть темна и холодна.
Воть наконецъ сырымъ покровомъ
Одъла путниковъ она—
И юноша въ испугъ новомъ!
Прижавшись къ цругу съ быстротой,
«О, нощади его... постой!»
Воскликнулъ онъ: «я вижу ясно,
что ты пришла•меня лиципъ

Того, кого люблю такъ страстно, кого слабъй нельзя любить; Ступай, ищи другихъ по свъту; Всъ жертвы бога твоего!... Ужель меня несчастнъй къту, И нътъ виновиъе его?» ХХХІ

Межъ тъмъ, подобно дымной тънд, Хотя не поняль онъ моленій, Угрюмый облакъ пролегьль. Когда жъ Селимъ взглянуть посмват-Онъ быль далеко. Освъженный Его прохладою мгновенной Очнулся бладный Изманль. Вздохнулъ, потомъ глаза отврыять Онъ слабъ: другую ищегь руку Его дрожащая рука: И, наждому внимая звуку, Онъ пьетъ дыханье витериз, И все, что близко, отдаленно, Предъ намъ испъстъ постепенно " Гдв жа друга последній, гда Селимы Глядитъ... и что же передъ нимъ? Глядитъ... уста одеденкан, И мысли эраньемъ овладали... He могъ бы описать подобный мигъ Ни ангельскій, ни демонскій языкъ. IIXXX

Селимъ... и кто теперь не отгадаетт? На немъ мохнатой шанки больше въты: Раскрылась грудь, на шелковый бешмет Волна кудрей, черића, ниспадаетъ-Въ печали женщинъ лучній ихъ уборъ Молитва стихла на устахъ... а взоръ... О, небо, небо! есть ли въ кущахъ рал Глаза, гдв слезы, робость и печаль Оставить-страшно, уничтожить-жалі Скажи миж: есть ли Зара молодал Межъ дъвъ твоихъ, и плачеть ли оне, И любить ли? Но поняль я молчанье. Не встрътить миз подобное созданье: На небъ неумъстно подражанье, А Зара на землъ была одна. XXXIII.

Узнать, узнать онь образь, позабытый Среди душевных бурь в бурь войны; Поцьловать онь изжима данаты— И краски жизни имъ возвращены Она чело на грудь ему склонила; Смушають Зару ласки Измалда; Но сердцу какъ ума не соблазнить? И какъ любви стыда не побъдить? Ихъ рѣчи— пламень; въчвая пустыил Восторгемъ и блаженствомъ ихъ полна. Любовь для неба и земли—святыня И только для людей порокъ она; Во всей природъ дышеть сладострастье, И только люди покуплють счастье.

Прошло два года, все випить война; Безплоднаго Кавказа племева Питаются разбоемъ и обманомъ; II въ знойный день, и подъ ночнымъ ту-

Отважнесть ихъ для русскаго страшна. Казалося, двухъ братьевъ помирила Сліная месть и къ родинь любовь Вездь, гдъ врагъ бъжить и льется кровь. Видна рука и шашка Измаила. Но отчего ин Зара, ин Селимъ, Теперь уже не следують за нимъ? Купа лезгинка ићжная сопрылась? Какой ударъ ту грудь оледениль, Гдъ для любви такое сердне билось, Какимъ владъть онъ недостоинъ быль? намана ли причина ихъ разлуки? Жива ль она, иль спить последнимъ сномъ? Родныя ль въ гробъ ее сложили руки? Последнее «прости» съ слезами муки Сказали ль ей на языкъ родномъ? И если смерть щадить ее понынъ — Между какихъ людей, въ какой пустынъ? Кто бъ Изманла смълъ спросить о томъ?

Однажды, въ часъ, когда лучи заката По облакамъ кидали искры злата, Задумчивъ на курганъ Изманлъ Сидълъ. Еще ребенкомъ онъ любилъ Природы дикой пышныя картины, Разливъ зари и льдистыя вершины, Блестящія на небѣ голубомъ; Не изманилось только это въ немъ Четыре горца близъ него стояли И мысли по лину узнать желали; Но вто проникнеть въ глубину морей И въ сердие, гдъ тоска, но нътъ страстей? О чемъ бы онъ ни думалъ-Западъ дальній Не привлекалъ мечты его печальной; Другія вспоминанья и другой, Другой предметь владъль его душой... Не что за выстраль?.. Дымъ взвился бълъя,

Върна рука, и въренъ глазъ злопъя Съ свинцомъ въ груди, простертый на зек Съ печатью смерти на крутомъ чель, [л. Прузьями окруженъ, любимецъ брани Лежаль, навъки пъмъ для ихъ признавів Последній лучь зари еще играль На пасмурныхъ чертахъ и придавалъ Его лицу румянецъ, и казалось, Что въ немъ отъ жизни что-то оставалось Что мысль, которой угнетенъ быль умь. Последняя его тяжелыхъ думъ, Когла душа отторгиулась отъ тъла Его лица оставить не уситла. Небесный судъ да будеть надъ тобой Жестокій брать, завистникъ въродомный Ты самъ намътиль выстръль роковой: Ты не нашелъ въ горахъ руки насиной Гремучій ключь катился невдали, Къ его струямъ черкесы принесли Бровавый трупъ. Растегнуть ихъ руков Чекмень, пробитый пулей роковою, II грудь обмыть они уже хотять... Но почему ихъ омрачился взглядъ? Чего они такъ явно ужаснулись? Зачемъ, вскочивъ, такъ хладно отвернулись? Зачемъ? Какой-то локонъ золотой [Конечно талисманъ вемли чужой], Подъ грубою одеждою измятый, И бълый кресть на лентъ полосатой Блистали на груди у мертвеца... —«И кто бы отгадаль!—джиурь проклятый! Нать, ты не стоиль лучшаго конца; Нать, мусульманинь върный-Изманлу, Отступнику, не вырость могилу!... Того, кто презираль людей и рокъ, Кто смертію играль такъ своенравно, Лишь ты низвергнуть смълъ, святой Пророкъ! Пусть, не оплаканъ, онъ сгијетъ безславно, Пусть кончить жизнь, какъ началь, одк-HORT ....

Оконченъ 10 мая 1882].

М. Лермонтовъ

281

1831-1832

Каллы1).

(REPERCORAR HORICTE).

«Теперь насталь урочный чась, II тайну я тебъ открою. Мон совъты-Божій гласт; Блянись имъ следовать душою... Узнай: ты чудомъ сохраненъ Оть рукъ убійнь окровавленныхъ, Чтобъ неба оправдать законъ

1) Червесскій убійца. (Замітка Лермонтова).

И отомстить за пораженныхъ. Ийть, не тебъ принадлежать Твои часы оть дня рожденья: Ты на землъ-орудье мщенья, Палачь, а жертва-Акбулать... Отецъ твой, мать твоя и брать, Оть рукъ злодъл погибая, Молили небо объ одномъ: Чтобъ хоть одна рука родная За нихъ развъдалась съ врагомъ!

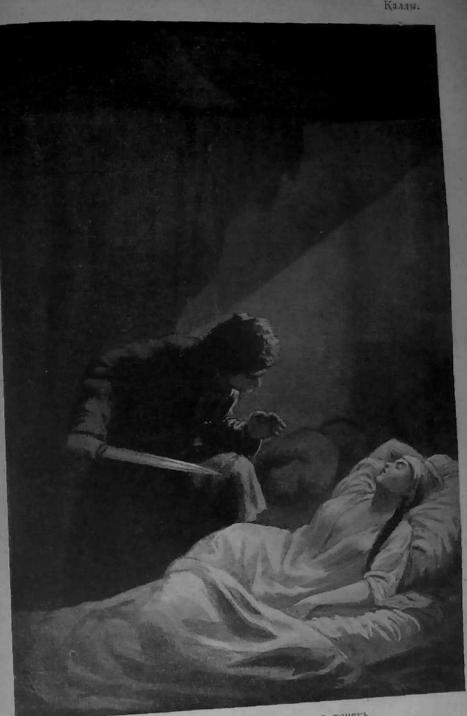

Аджи глядить, и въ думахъ тонеть. Его душа... Урочный часы!..

такъ будь же ты суровъ и ыраченъ. Забудь о жалости пустой,-На грозный подвигь ты назначень Закономъ, клятвой и судьбой. За всв минувшія злодьйства изъ обреченнаго семейства Ты никого не пощади. Ударилъ часъ ихъ истребленья! Возьми жъ мон благословенья, Кинжаль булатный и-поли!» Такъ говориль мулла жестокій, а кабардинецъ черноокій, Безмольно чистя свой кинжаль, Уроку мщенія внималь. Онъ молодъ сердцемъ и годами, Но чуждый страха, -- онъ готовъ Обычай д'Едовъ и отповъ Исполнить свято надъ врагами; Онъ поклился своей рукой Ихъ погубить во тьмъ ночной.

11. Погаснуль день. Угрюмо бродить Аджи вкругъ сакли... Ужъ давно Въ горахъ все тихо и темно. Луна, какъ пркое пятно, Изъ тучки въ тучку переходить: То въ ней померкнетъ, то блеснетъ. Какъ призракъ, юноща ползетъ Беззвучно къ вражьему порогу, Кинжаль изъ кожаныхъ ноженъ Освобождаеть понемногу-И вогь дыханье слышить онъ... Аджи недолго разсуждаеть. Врагу заснувшему онъ въ грудь Кинжаль убійственный вонзаеть, И въ ней спъпштъ перевернуть. Кому убійней быть судьбина Велить, тоть будь имъ до конца... Одинъ погноъ; но съ кровью сына Сившать спашить онъ кровь отца. Предъ нимъ старикъ: власы съдые. Черты открытаго лица Спокойны, и усы больше Уста закрыли бахромой; Какъ на молитву сжаты руки... Зачемъ ты ваэръ потупиль свой, Аджи? Не совъсти ли муки Ты слышины?.. Вновь вамахнуль рукой-И съ ложа внизъ, окровавленный, Скатился медленно старикъ, Сталь неподвижень бладный ликъ. Лобзаньемъ смерти искаженный ... Но мщенья не свершенъ завъть,-Еще последней жертвы неть.. Общарилъ стъны онъ, чуть дышеть, По не встръчаетъ ничего; И только сердца своего Біенье трепетное слышить. А где жъ она?... Ужели нъть? -Жила же дочка съ Акбулатомъ!

И ждеть ее въ семнадцать лёть Одна судьба съ отномъ и братомъ... И вотъ луны скользящій сейть Проникнулъ въ саклю, озаряя Два трупа на полу сыромъ И ложе, гат роскошнымъ сномъ Спала лезгинка мололая.

III. Мила, какъ сонный херувимъ. Передъ убійцею своимъ Она, раскинувшись небрежно, Лежала: только совъ матежный, Волнуя девственную грудь, Мѣшалъ свободно ей вадохнуть. И вотъ, псполнены томленья, Открылись черные глаза. И-тайный призрамъ упоенья-Блистала ярко въ нихъ слева; Но, не стряхнувши грезы вочи. Мгновенно вновь сомкнуднов очи. Увы, ни радость, ин любовь, Ни грусть ихъ не отпроють вновь... Аджи глидить, и въ думахъ тонегъ Его душа... Урочный часъ!... Раздалея стовъ... Кто такъ простонеть. Тоть простональ въ последній разъ. Кому жъ пришлось такіе звуки Услышать, - ихъ не повабыть, И викогда не заглушить Воспоминаныя тяжкой муки.

Сидигь мулла среди ковровъ, Побытыхъ въ Персіи счастливой, И въ дымкъ легкихъ облаковъ Кальянъ свой курить онъ лъниве ... Вдругь слышить быстрый шумъ шаговъ: Въ крови, съ вловъщими очами, Авжи явилен молодой; Въ одной рукт кинжалъ, въ другой-Окаймлена волось волнами, Лезгинки юной голова. «Свершилось! Воть тебф, мулла, Попарокъ .. Какъ върны удары Мон!..-Аджи ему сказаль.-Ну, что жъ, узналъ, узналъ ли старый? э И взмахъ рукн-и ужъ торчаль Въ груди дымащійся кинжаль.

На вышнив горы священной. Вечерины солнамь озаренный, какь одинокій часовой, бълбеть намятникь простой: Изъ камна столонкь округленный, Чалмы подобіе на немъ; Пінповникь стелется кругомь... Отгуда свиія пустыни и гребня самыхъ дальняхь горь— Свободы вкуныя твердыни— Примельна открываеть взоръ. Забывшя вірь и нять забытый.

Рукою дружеской зарытый, Подъ эпимъ камиемъ спитъ мулла И вмъстъ съ нимъ его дъла. Другого любитъ безъ боязни Его любимая жена, И не боится тайной казни, Ни мщенья ревности она.

VI.

И слідъ Аджи простыль... Катился За годомъ годъ, и воть вь горахъ Абрекъ чужой всімь появился, Вселяя суевірный страхъ. Какъ звірь онь оть толны таился, Встрічаться съ женщиной не могь,— Быть можеть, сов'єсти упрекъ Въ ея чертахъ найти страшился... Сліды страданья и тревогь

Не укрывались оть вниманья: Подъ башлыкомъ упорный взоръ Внушалъ лишь страхъ... Ни сострадава Ни сожальныя-лишь укоръ Судьбъ читался въ немъ... Никто Не признаваль въ Абрекв друга. Онъ поражаль, какъ бичь недуга Встрвчаль ли ночью онъ кого, Встрвчаль ли днемъ, -- всегда его Всв сторонились, избъгали, Какъ дней проклятья иль печали. Ему открыть быль всюду путь... Храниль онъ вѣчное молчанье, Но не за тъмъ, чтобъ подстрекнуть Толпы болтливое вниманье. И зналь одинь онъ, почему Каллы ужасное прозванье Въ горахъ присвоили ему.

### 1833-1834.

## Хаджи-Абрекъ.

Великъ, богатъ аулъ Джематъ, Онъ никому не платитъ дани; Его стъна—ручной булатъ, Его мечеть—на полъ брани, Его свободные сыны Въ огняхъ войны закалены; Дъла ихъ громки по Кавказу Въ народахъ дальнихъ и чужихъ, И сердца русскаго ни разу Не миновала пуля ихъ.

По небу внойный день катится Оть скаль горячихъ паръ струится, Орель, недвижимъ на крылахъ, Едва чернъеть въ облакахъ: Ущелья въ сонъ погружены, Въ аулѣ нѣтъ лишь тишины. Ауль встревоженный пустветь, И подъ горой, гдв вътеръ въегь, Гдв изъ угеса быеты потокъ, Стоить внимательный кружокъ. О чемъ ведеть переговоры Советь джематскихъ удальцовъ? Хотять ли вновь пуститься въ горы На ловлю чуждыхъ табуновъ? Не ждуть ли русскаго отряда, До крови лакомыхъ гостей? Нѣть-только жалость и досада Видна во взорахъ узденей. Покрыть одеждами чужими, Сидить на камив между ними Лезгинецъ дряхлый и съдой; И льется рачь его потокомъ, И вкругь себя блестящимъ окомъ Печально водить онъ порой. Разсказу стараго лезгина

Внимали всв. Онъ говориль: «Три нъжныхъ дочери, три сына Мить Богь на старость подариль; Но бури влыя разразились, И вътви древа обвалились, И я стою теперь одинъ, Какъ голый цень среди долинъ Увы, я старъ! Мои седины Бълъе снъга той вершины, Но и подъ снѣгомъ иногда Бѣжить кипучая вода!.. Сюда, навздники Джемата! Откройте удаль мнв свою! Кто знаеть князя Бей-Булата? Кто возвратить мив дочь мою? Въ плену сестры ея увяли, Въ бою неровномъ братья пали: Въ чужбинъ двое, а меньшой Произенъ штыкомъ передо мной. Онъ улыбался, умирая! Онъ, верно, зрель, какъ дева рая Къ нему слетвла предъ концомъ, Махая радужнымъ вънцомъ... И воть пошель я жить въ пустыню Съ последней дочерью своей. Ее храниль я, какъ святыню; Все, что имълъ я, было въ ней; Я взяль съ собою лишь ее, Да неизмѣнное ружье. Въ пещеръ съ ней я поселился, Родимой хижины лишень; Къ бъдъ я скоро пріучился; Давно быль къ волѣ пріученъ. Но часъ ударилъ неизбъжный-И улетыль птенепъ мой нажный!...

Однажды ночь была глухая, я спалъ... Безмолвно надо мной. Зеленой въткою махая, Сидълъ мой ангелъ молодой. Впругъ просыпаюсь!.. слышу: шопотьи слабый крикъ-и конскій топоть... Бъгу и вижу-подъ горой Несется всадникъ събыстротой, Схвативъ ее въ свои объятья. Я съ нимъ послалъ свои проклятья. он пля чего второй гоненъ Настичь не могъ ихъ-мой свиненъ! Съ провавымъ мщеньемъ, вотъ здъсь спры-Безъ силъ отметить за свой позоръ, Тымъ Влачусь я по горамъ съ тъхъ поръ, Какъ змъй, раздавленный копытомъ. И нътъ покоя для меня Съ того мучительнаго дня... Сюда, наъздники Джемата! Откройте удаль мнѣ свою! Бто знаетъ князя Бей-Булата? Кто привезетъ мић дочь мою?»

289

«Я!» молвилъ витязь черноовій, Схватившись за кинжаль шировій, И въ изумленіи нѣмомъ Толпа раздвинулась кругомъ.

«Я внаю князя. Я рышился!... Двъ ночи здъсь ты жди меня: Хаджи безстрашный не садился Ни разу даромъ на коня. Но если и не буду къ сроку, Тогда обътъ мой позабудь, И о душъ моей Пророку
Ты помолись, пускаясь въ путь»

Взошла заря. Изъ-за тумановъ, На небосклонъ голубомъ Главы гранитныхъ великановъ Встають, увънчанныя льдомъ Въ ущельъ облако проснулось, Какъ нарусъ розовый, надулось и понеслось по вышинъ. Все дышетъ утромъ. За оврагомъ, По косогору ъдетъ шагомъ Черкесъ на борзомъ скакунъ. Еще лѣнивое свѣтило Росы холмовъ не осушило. Со скалъ высокихъ надъ путемъ Склонился дикій виноградникъ, Его серебрянымъ дождемъ Осыпанъ часто конь и всадникъ; Небрежно бросивъ повода, Красивой плеткой онъ махаеть И пъсню дъдовъ иногда, Склонясь на гриву, запаваеть, И дальній отзывъ за горой Уныло вторить прень той.

Есть новороть—и путь, прорытый Арбы скринучимъ колесомъ, Тамъ, гдъ красивые граняты Зубчатымъ сходятся вънцомъ, Оттуда онъ, какъ подъ ногами Смиренный различить ауль И пыль, поднятую стадами, И пробужденья первый гуль, И на краю крутого ската Отмътить саклю Бей-Булата. И, какъ орель, съ вершины горъ Вперить на крышу свётлый взорь... Въ тъни прохладной, у порога, Лезгинка юная сидить. Предъ нею типется дорога, Но грустно вдаль она глядить. Кого ты ждень, звъзда Востока. Съ заботой нажною такой? Не другъ ли будеть издалека? Не брать ли съ битвы роковой? Отъ зноя утомясь дневного, Твоя головка ужъ готова На грудь высокую упасть. Рука скользнула вдоль кольна, И изги сладостная власть Плечо исторгнула изъ плъна; Отяготълъ твой ясный взоръ, Попрывшись влагою жемчужной; Въ твоихъ щекахъ, какъ метеоръ, Играеть иламя крови южной; Уста волшебным твои Зовуть добзанія дюбви. Нъмымъ встревожена желаньемъ, Обнять ты вщешь что-вибудь, li перси слабымъ трепетаньемъ Хотять покровы отголкнуть. О, гдъ ты, сердиа другъ безиънный! Но вогь и топоть отдаленный, II пыль знакомая вавилась-И дъва шепчетъ: "это квязь!"

Легко надежда утышаеть; Легко обманываеть глазъ; Ужъ близко путникъ подъезжаетъ. Увы! она его не знаеть И видитъ только въ первый разъ, То странвикъ, въ полъзапоздалый, Гостепріниный ищеть кровъ; Дымится понь его усталый; И онъ спрыгнуть уже готовъ... Опрыгни же, всадникъ!.. Что же онъ Какъ будто прова испугался? Онъ смотрить... Кратвій, грустный стокъ Отъ губъ сомкнутыхъ оторвался, hакъ листъ отъ вътви молодой, Измятый лътнею грозой. "Что медлишь, путникъ, у порога? Слѣзай съ походнаго коня. Случайный гость-подарокъ Бога. Кумысъ и медъ есть у меня. Ты, вижу, бъденъ; я богата Почти же кровлю Бей-Булата! Когда опять поедень въ путь, Въ молитвъ насъ не позабудь!"

хаджи-аврекъ. Аллахъ спаси тебя, Ленла! Ты гостя лаской нодарила; И отъ отца тебя поклонъ За то привезъ съ собою онъ. леила.

Какъ! мой отецъ? Менл понынъ Въ разлукъ долгой не забылъ? Гдъ онъ живетъ?

XAUWH-ABPERT.

Гдѣ прежде жиль—
То въ чуждой саклѣ, то въ пустынѣ.
леила.

Скажи: онъ весель? онъ счастливь? Скоръй отвътствуй миъ...

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Онъ живъ,

Хотя порой дождямъ и стужъ Открыта голова его... Но ты?.

DENIJA.

Я счастлива.

ХАДЖИ-ЛЕРЕКЪ (тихо) Тъмъ хуже! ЛЕИЛА.

А? что ты молвилъ?

хаджи-аврекъ. Ничего!

Сидить пришелець за столомь. Чихирь съ серебрянымъ пшеномъ Предъ нимъ не тронуты доселъ Стоятъ. Онъ страненъ въ самомъ дълъ! Какъ на челъ его крутомъ Блуждаютъ, движутся морщины! Рукою лътъ пли кручины Проведены онъ по немъ?

Развеселить его желая, Ленла бубенъ свой береть; Въ него перстами ударяя. Лезгинку плашеть и поеть. Ен глаза, какъ звъзды, блещутъ, И груди полныя трепещуть. Восторгомъ дътскимъ, но живыма, душа невинная объята. Она кружится передъ нимъ, Какъ мотылекъ въ лучахъ заката-И вдругь звепящій бубень свой Подъемлеть бълыми руками, Вертить его надъ головой. имеро пиминов охит И Поводить-и, безъ словъ, уста Хотять сказать улыбной милой: "Развеселись, мой гость унылый! Судьба и горе-все кечта!"

ХАДЖИ-АВРЕКЪ Довольно! Перестань, Ленла! На мигъ веселость позабудь; Скажи: ужель когда-нибудь О смерти мысль не приходила Тебя встревожить? Отвъчай! лепла.

Пътъ! Что мий хладная могила: Я на землъ нашла свой рай. халжи-аврекъ.

Еще вопросъ: ты не грустила О дальней родинт своей, О свътломъ небъ Дагестана?

Къ чему? Мий лучие, весельй Среди нагорнаго тумана. Вездъ прекрасенъ Божій свъть. Отсчества для сердца нътъ! Оно насилья не бонтея: Какъ птичка, вырвется, умчится... Повърь мий—счастье только тамъ, Гдъ любять насъ, гдъ върять намъ!

Любовы!. Но знаешь ли, какое Блаженство на земл'в второе Тому, кто все похорониль, Чему онъ върнъй, что любиль? Влаженство то върнъй любви, И только хочеть слезъ да крови... Въ немъ утъшенье для людей, Когда умреть другое счастье; Въ немъ преступленій сладострастье, Въ немъ адъ и рай души моей. Оно при насъ всегда, безсмънно; То мучить, то ласкаеть насъ... Нъть, за единый мисевъп часъ, Клянусь, я не взялъ бы вселенной!

Ты бладень?

ХАДЖИ-АБРЕКЪ. Выслушай. Лавно Тому назадъ, имълъ и брата: И онъ-такъ было суждено-Погибъ отъ пули Бей-Булата. Погибъ безъ славы, не въ бою, Какъ звърь авсной-врага не знал Но месть и невависть свою Онъ завъщаль мнъ, умирая, И я убійцу отыскаль; И занесенъ быль мой кимжаль. Но я подумаль: сото дь мщенье? Что смерть! Ужель одно мгновенье Заплатить мнв за столько леть Печали, грусти, мукъ?... (), вътъ! Онъ что-нибудь да въ міръ любить: Найду любви его предметь, И мой ударъ его погубить!» Свершилось наконецъ. Пора! Твой часъ пробиль еще вчера. Смотри, ужъ блещеть дучъ заката Пора! я слышу голось брата... Когда сегодня въ первый разъ Я увидаль твой образь нъжный Тоскою горькой и матежной Душа, какъ адомъ, вся зажиласт. Но это чувство удетъло...

Халжи-Абрекъ.

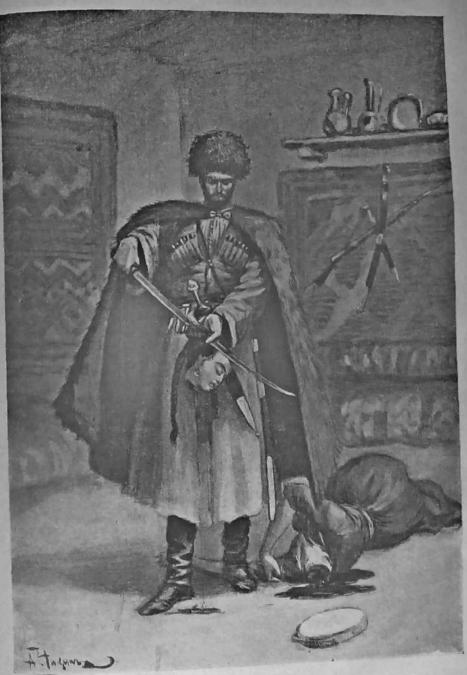

И острой шашки лезніе. Обтеръ волнистою косою.

Валлахъ! исполню клятву смъло! Какъ зимній ситгь въ горахъ, бледна. Предъ нимъ повергнулась она На ослабъвшія кольни; Мольбы, рыданья, слезы, пени Передъ жестокимъ излились. «Охъ, ты ужасенъ съ этимъ взглядомъ! Нътъ, не смотри такъ! отвернись! По мнъ текуть холоднымъ ядомъ Слова твои... О, Боже мой! Ужель ты шутишь надо мной? Отвътствуй! Ничего не значатъ Невинныхъ слезы предъ тобой? 0. сжалься!.. Говори-какъ плачуть Въ твоей родимой сторонъ?... Погибнуть рано, рано мив!... Оставь мять жизнь! оставь мит младость! Ты зналь ли, что такое радость? Бываль ли ты во цевть леть Любимъ, какъ я? О, върно, вътъ!> Хаджи, въ молчаньи роковомъ, Стояль съ нахмуреннымъ челомъ.

«Въ твоихъ глазахъ ни сожалънья, Ни слезъ, жестовій, не видать. Ахъ!.. Боже!.. Ай!.. дай подождать!.. Хоть часъ одинъ... одно мгновенье!.»

Блеснула шашка. Разъ-и два. И покатилась голова... И окровавленной рукою Съ земли онъ приподнялъ ее, И острой шашки лезвіе Обтеръ волинстою косою. Потомъ бездушное чело Одъвши буркою косматой, Онъ вышель и прыгнуль въ селло. Послушный конь его, объятый Внезапно страхомъ неземнымъ, Храпить и пънится подъ нимъ: Щетиной грива, ржеть и пышеть, Грызегь стальныя удила, Ни словъ, ни повода не слышить, И мчится въ горы, какъ стръла.

Заря бладичеть; поздно, поздно! Сырап вочь ведалека. Съ вершинъ Кавказа тихо, грозно Ползуть, какъ змыл, облака: Игру безсвязную заводять, Въ провалы душные заходятъ, бадъвъ колючіе кусты, Бросаютъ жемчугъ на листы. Ручей катится-мутный, сърый, въ немъ пъна бъетъ изъ-подъ травы, И блещеть сквозь туманъ пещеры, Какъ очи мертвой головы. Скорће, путникъ одинокій! Закройся буркою широкой, Ременный поводъ натани, Ременной илеткою махии. Тебъ вослъдъ еще не мчится ни горный духъ, ни дикій звърь,

Но если можень ты молиться, То' не мъщало бы теперь. "Скачи, мой конь! Пугливымъ окомъ Зачемъ глядищь передъ собой? То камень, сглаженный потокомъ... То змъй блистаетъ чешуей... Твоею гривой въ полъ брани Стираль я вровь съ могучей дляни; Въ степи глухой, въ недобрый часъ, Уже не разъ меня ты спасъ. Мы отдохнемъ въ праю родномъ; Твою уздечку еще болъ Обвышу русскимъ серебромъ; И будень ты въ зеленомъ полъ .. Давно ль, давно ль ты измѣнился, Скажи, товарищь дорогой? Что рано паною покрылея? Что тяжко дышень подо мной? Вотъ мъсяцъ выйдеть изъ тумана. Верхи деревъ осеребрить, И намъ откроется поляна. Гдъ нашъ ауль во мракъ спять: Заблещугъ, издали мелькая, Огни джематекихъ пастуховъ, И различимъ мы, подъбажая, Глухое ржанье табуновъ; И кони вкругъ тебя столиятся. Но стоить миз лишь приподняться-Они въ испутъ захрапять И всь шарахнутся назадъ: Ови почують издалека, Что мы съ тобою дъти рока!.."

Долины ночь еще объемлеть, Ауль Джемать спокойно дремлеть, Одинь старикь лишь въ немь не спить; Одинь, какъ наматинкъ могильный, Недвижимъ, близъ дороги пыльной, На съромъ камнъ онъ сидить. Его глаза на путь далекій Устремлены съ тоской глубокой.

"Кто этоть всадникъ? Бережанво Събажаеть онь съ горы кругой; Его товарищъ долгогривый Поникъ усталой головой. Въ рукъ, подъ буркою дорожной, Онъ что-то держить осторожно. И бережеть, какъ свъть очей. И думаеть старикъ согбенный: "Подарокъ, върно, драгоцънный Оть милой дочери моей!"

Ужъ всадникъ близокъ; подъ горою Коня онъ вдругъ остановилъ; Потомъ дрожащею рукою Онъ бурку темную открылъ; Открылъ—и даръ его кровавый Скатился тихо на траву. Несчастный видигъ—Боже правый! Своей Ленлы голову!. И онъ въ безумномъ восхищены Къ своивъ устамъ ее прижалъ,

Какъ будто ей передавалъ
Сесе последнее мученье.
Всю жизнь свою въ единый стонъ,
Въ одно лобзанье вылилъ онь
Довольно люди и печали
въ немъ сердце бедное терзали?
Какъ нить, истлевшан давно,
Разорвалося вдругъ оно,
И неподвижным морщины
Покрылись бледностью кончины.
Душа такъ быстро отлетъла,
Что мысль, которой до конца
Онъ жилъ, черты его лица
Совсемъ оставить не успела.

Молчание мрачное храня, Хаджи ему не подивился; Взглянуль на шашку, на коня,— И быстро въ торы удалился.

Промчален годъ. Въ глухой теснин Лва трупа смрадные, въ пыли. Блуждал, путники нашли. И схоронили на вершинъ Облиты кровыю были оба. И ярко начертала злоба Проклятіе на ихъ челъ. Обнявшись кръпко, на земля Они лежали, костенъя, Лва друга съ вилу, - два злодъя! Быть можеть, то одна мечта. Но бъднымъ странникамъ казалось. Что ихъ лицо порой мънилось, Что все грозили ихъ уста. Одежда ихъ была богата. Башлыкъ ихъ шацки покрывалъ: Въ одномъ узнали Бей Будата. Никто другого не узналъ.

### 1833—1834.

# Петергофскій Праздникъ.

Кипить веселый Петергофъ: Толна на улинахъ пестръеть, Печальный дагерь юнкеровъ Замътно тихнетъ и пустветъ. Туманъ ложится по холмамъ, Оврестность сумракомъ одъта -и воть къ далекимъ небесам. Какъ длиннохвостая комета, Легитъ сигнальная ракета. Волшебно озарился садъ, Затьйливо, разнообразно. Толна вилчтъ впередъ, назадъ, Толкается, въваетъ праздно. Узоры радужныхъ огней, Дворець, жемчужные фонтаны, Жандармы, бълые султаны. Корсеты дамъ, гербы ливрей, Колеты впрасиръ мучные, Лядунки, ментики златые. Купчихъ парчевые платки, Кинжалы, сабли, алебарды, Съ. гнилыми фруктами лотки, Старухи, франты, казаки, Глупцовъ чиновныхъ бакенбарды, Венгерки мелкихъ штукарей,

Толны прівзжихъ иноземцевъ, Татаръ, черкесовъ и армянъ; Французовъ тощихъ, толстыхъ нёмцевъ И долговязыхъ англичанъ— Въ одну картину все сливалось Въ аллеяхъ темныхъ и густыхъ, И сверху ярко освъщалось Огнями стилянокъ росписныхъ. Гурьбу товарищей покинувъ.

У моста Бибиковъ столлъ, И, каску на глаза надвинувъ, Какъ юнкеръ истинный, мечталъ "

Не опишу его мундиръ, Хоти для ясности вамъ въ скобкамъ Скажу, что былъ онъ кирасиръ. Стоитъ онъ, пасмурный и пъяный, Уставъ одянъ бродить вездъ, Съ досадой глядя на фонтаны, Ворчитъ

Да отъ роду, смъшно сказать, Да отъ роду, смъшно сказать, Лъть двадцать мнъ и даже боль, А не могу еще по воль Сидъть въ палатик иль гулять!. Нътъ, видишь, гонять, какъ скотицу — Ступай-ка въ садъ, да губъ не дуй"

Умолкъ, поникнувъ головою; Народъ толиясь шумитъ вокругъ; Вотъ кто-то легкою рукою Его илеча коснулся вдругъ, За фалду дернулъ, тронулъ каску Кутила вздрогнулъ изумленъ: Романа чуднаго завязку Ужъ предугадываетъ онъ; П, слыша вновъ прикосновенье, Онъ обернулся съ быстротой...

Въ платкъ и шлинкъ голубой, Маня улыбкой сладострастной, Предъ нимъ хорошенькая—(илядъ) Вдругъ вырвалась, и ну бъжать; Онъ велъдъ за нею—трудъ напрасный



**Каллы.** ...И взмахъ руки—ужъ торчалъ въ груди дымяцийся кивжалъ.



Хаджи-Абрекъ, ...Разсказу стараго дезгина внимали всъ.



Хаджи-Абревъ. Развеселить его желая, Ленла бубевъ свой береть.



Хаджи Абрекь. Несчастный видить своей Леилы голову!

То по дорожкамъ, по мостамъ, Дегка, какъ мотылекъ воздушный, Она мелькаетъ здъсь и тамъ; То удалялсь равнодушно, Грозитъ насмѣшльво перстомъ, Иль дразнитъ дерзко языкомъ. Вотъ углубилася въ аллею, Все дальше, глубже. Онъ за нею, Схватясь за кончикъ палаща,

Кричить: "постой, моя душь!"
Куда! Красавина не слышить,
Свернула въ чашу, все бъжить,
Высоко грудь младая дышеть,
И шляпка на спинт вненть.
Вдругь пошатвулась, оступилась,
Въ травъ запуталась густой...
Кругомъ все тихо.

### 1833-1834.

## Уланша.

Идеть нашъ пестрый эспадронь Шумищей, пьяною толдою; Повъсъ усталыхъ влонить сонъ. Ужь поздно. Темной синевою Покрылось небо, день погасъ, Повъсы ропщуть:

Прогонить черезь всю Европу!
Ужель Ижорки ") не видать?..
Ты, братець, придавиль мий ногу;
Да вираво! "Вогь подняль тревогу!"
Дай трубку!.. тише!.. (не кричать!)
Но вогь Ижорка, слава Богу!
Пора раскланяться съ конемъ.

Какъ должно, вышель на дорогу Уланъ съ развернутымъ значкомъ; Онъ по квартирамъ важно, чинно Повель начальниковъ съ собой, хоть, признаюси, запахъ винный Изобличалъ его порой. Но безъ вина что жизнь улана? Его душа на диъ стакана, И кто два раза въ день не пьянъ, Тотъ, извините, не уланъ.

Скажу вамъ имя квартирьера:
То былъ Лафа, булнъ лихой,
Съ чьей молодецкой головой
Ни доппель кюммель, ни мадера,
И даже шумное ан
Ни разу сладить не могли...
Его коричневая кожа
была въ сіяющихъ угряхъ,
И, словомъ, все: походка, рожа—
На сердце наводили страхъ.
Надвинувъ шапку на затылокъ,
Идетъ онъ; все гремитъ на немъ,
Какъ дюжина пустыхъ бутылокъ,
Толкаясь въ яшикъ большомъ.

Шума, какъ бъсъ, онъ въ избу входить, Шинель, скользи, валится съ плечъ, Глазами вкругъ онъ косо водить И мнить, что видитъ сотню свъчь,— Въ избъ жъ всего одна лучина:

\*) Большая и малая Ижора — деревии близт. Петергофа.

Треща предъ нимъ, горить она, Но что за дивная картина Ен лучемъ озарена? Сквозь дымъ волшебный, дымъ табачный, Мелькають лица юнкеровъ. Ихъ ръчи пьяны, взоры страшны, Вто въ сбрув весь, вто безъ... Инруютъ... Въ ихъ кругу туманномъ Дубовый столь и ковить на немъ. И пунить въ ущать деренянномъ Пылаеть синимъ огонькомъ. "Народъ", сказалъ Лафа (вставоя), "Что тугь сидъты За мной ступай!" "Я поведу васъ въ двери рад."... "Идемъ-же!. " разъпрись, какъ звъри, Повъсы загрежьли варугъ, Векочили, ринулись, и съ двери Слегьль какъ разъ жельзный крюкъ... Они въ нылу самовабвеныя Ни слезъ, ни слабаго моленья, Ни тяжкихъ стоновъ не поймугъ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Простите счастливые дин...

Когда межъ сърыхъ облаковъ Явилось раннее свътило, Струн залива озарило И кровли бъдныя домовъ Живымъ лучемъ позолотило, Раздался крикъ: «вставай скоръй! Ужъ сборъ пробили барабаны!» И полусовные уланы, Зъван, съли на коней. Мирзу не шпорить Разинъ сиблый; Князь Несъ, соня, къ съдлу прилегъ. Никто рукою онвивлой Его не ловить за курокъ... Идуть и видять... изъ амбара Выходить женщина: Съ чъхъ поръ промчалось много дней,

Воть голоса, стукъ, гамъ-они...

Земля дрожить... идуть... о, Боже!

Съ дъхъ поръ прималлен Но справедливое преданье Навъви сохранило ей Улании громкое названье

### 1833-1834.

### Госпиталь.

(PASCKASE).

Друзья, вы помните, конечно, Нашъ Петергофскій госпиталь, И многимъ, знаю л. сердечно Съ нимъ разставаться было жаль. Тамъ, антресоли занимая. Старушка пряхлая, слепая Жила съ усатымъ деньщикомъ... Но дъло вовсе не о томъ. Ел служанка молодая Пескромной бойкостію словъ, Огнемъ очей своихъ дазурныхъ Планила нашихъ грозвыхъ, бурныхъ, Неумолимыхъ юнкеровъ. И то сказать: на эти очи, На эту ножку, станъ и грудь Однажды стоило взглянуть, пьон пости втяжгой ча чоль Не закрывать горящихъ глазъ.

Однажды, послѣ долгихъ преній И осущивъ бутылки три, Киязь В., любитель наслажденій,

Съ Лафою сталъ держать пари...

"Шесть штукъ шампанскаго?" - "пожалуй» — И разошлись... Проходить день Заря угасла... Вечеръ ясный... У тасной ластницы, какъ тань, Нашъ внязь вертится ежечасно. И вотъ на первую ступень Онъ ставить трепетную ногу: Доска проклатая скрипить: Боитси онъ ноднять тревогу .. Какъ быть?-Вернуться?-Сграхъ в ства 

Courage, mon cher, allons exoptal-Кричитъ Choubin изъ-за дверей...

Но въ ту же ночь ихъ факторъ смъзыі. Клянись доставить ищикъ пълый, Пошелъ Какушкинъ со двора Съ пригоршней полной серебра. И поутру смъялись, пили Винзу, какъ прежде... а потомъ? Потомъ?! что спрашивать?.. забыли, Какъ забывають обо всемъ.

## 1835—1836.

## Монго.

Садитси солнце за горой, Туманъ дымитен надъ болотомъ, И вотъ дорогой столбовой Летить, склонившись надъ лукой, Два всадника лихимъ полетомъ. Одинъ-высокъ и худощавъ-Кобылу сърую собравъ, То горячить нетеривливо, То сдержить вдругь одной рукой; Малъ и широкъ въ плечахъ другой... Храпи, мотаеть длинной гравой Лодъ нимъ саврасый скакуновъ-Степей башкирскихъ сынъ счастливый... Устали всадники. До ногъ Оть головы покрыты прахомъ. Коней прівзженных размахомъ Они любуются порой И рачь ведугь между собой: -Монго, послушай-тугь паправс Остадось только три версты!... - Постой! ужъ эти мит мосты!

Грозять и смотрять такъ лукаво. -Впередъ, Маёшка! только насъ Измучить это приключенье! Въдь завтра въ шесть часовъ ученье! НВТЬ, ВЪ Семь—и самъ читаль приказъ. Но прежде надо вамъ, читатель, Героевъ показать портрегь: Монго-повъса и корнеть, Актрисъ коварныхъ обожатель-Быль молодь сердцемъ и душой, Безпечно жененимъ ласкамъ въриль И на аршинъ предлинный свой Людекую честь и совесть мърнать. Породы англійской онъ былъ-Флегматикъ съ бурыми усами; Собакъ и портеръ онъ любиль; Не занимался онъ чинами; Ходиль немытый пълый день; Носиль фуражку набекрень; Ималь онъ гадкую посадку: Неловко гнулся напередъ

и не тянуль ноги онь въ пятку, Какъ долженъ каждый патріоть. Но, если вы когда Азжали Смотрать россійскій нашь балеть. То, върно, въ преслахъ замъчали Ето внимательный лорнеть... Опна изъ дъвъ ему свачала Лией девять сриду отвачала, Въ десятый день онъ быль забыть-Съ толною смъщанъ волокитъ, Вев жесты, взлохи, объясненья Не помогали ничего... и зародился пламень миненья

Въ душъ обиженной его.

Маёшка быль такихъ же правиль: Онъ лань въ заковъ себь поставиль, Помой съ дежурства уфажалъ, хотя и дома быль безь діла: Попою разсуждаль онь смало, Но чаще онъ не разсуждалъ. Газгульной жизни отпечатовъ Ниые зам'ячали въ немъ; Печалей будущихъ задатокъ Хранилъ онъ въ сердив молодомъ; Его покон не смущало, Что не насалось до него; Насмашекъ гибельное жало Броню жельзную встрычало Надъ самолюбіемъ его, И не щадилъ онт никого. Слова онъ въсилъ осторожно И опрометчивь быль въ делахъ; Порою, трезвый-вралъ безбожно, И молчаливъ былъ-на пирахъ. Характеръ вовсе безполезный И для друшей, и для враговъ... Увы! чигатель мой любезный, Что дълать мет-овъ быль таковъ!

теперь онъ следует за другомъ На подвигь славный, рекевой, Терзаемъ пьяницы недугомъ-Изжогой мучимъ огневой. Приоты въги и прохлады, Вдоль по дорога въ Петергофъ-Мелькають въ рядъ, наъ-за ограды, Разнеобразные фасады И кровли пестрыя домовъ Въ тъни тапиственныхъ садовъ. Тамъ есть трактиръ-и онъ оть въка Зовется Куасныма Кибачкома, И тамъ-для блага человъка-Построенъ сумасшеднихъ домъ. Вблизи пріють себъ смиренный Актриса юная нашла,браса и честь балетной сцены, На (попечении) была. N. N., помъщикъ изъ Казаня, Богатый волжскій старожиль, Безъ объясненій, безъ признаній [Ес по-своему любиль]

-Мой другь!-ему и говориль: Ты не въ свей садишься сави, -Автрисой вздумаль управлять! Ну, гдв тебъ? . По обратимся поскорте Мы къ пашимъ буйнымъ молодиамъ. Они стоить въ густой аллев, Коней привизывають тамъ; и воть трепинкой потяенной Они къ валиткъ отпаленной Спъщать, подебно двумъ ворамъ. На землю сумракъ виспадаетъ, Сквозь вътви брезжеть лунный свъть И передивами пграеть На гладной мъди эполеть. Впередъ отправился Маёшка. Въ кустахъ пропедзъ онъ, какъ черкесь, И осторожно, точно вошка. Черезъ заборъ опъ перелъзъ. За нимъ Монго вашъ долговязый, Ловольный этого произвой. им, лихо! спаланъ первый шага! Теперь душа моя въ поков-

СУДЬба окончить остальное.

Облокотившись у окня, Межъ тъмъ актриса молодия Силъла дома и одна. Ей было скучно, и, зъвая, Такъ тихо думала она: Чупна сульба! о томъ ни слова: На матумив'я моей ченецъ Фасова самаго дурного, И мой отепъ-простой кузнець; А я-на шелковомъ диванъ Выв мармеладъ, нью шоколадъ; на сценъ-знаю ужъ заравъ-Мив будеть хлонать трегій радь. Теперь со мной илохія шутки-Меня сударыней зовуть, II за мена три раза въ сутки Каналью - новара деругъ. Moй Pierre не слишкомъ интересенъ Ревнивъ, упрямъ, что ни толкуй, Не любить смаху онь, ни пассит, За то богать и глупъ... Теперь не то, что было въ школъ: Виъ за троихъ, порой и болъ, И за собдомъ пью люнель. А въ школъ, Боже! вогь мученье! Днемъ танцы, выправка, ученье, А ночью-жествая постель. Встаень, бывало, утромъ рано, Бренчить ужъ въ залъ фортеньяно, hоють век врозь, трещить въ ушахъ; А туть сама, поднявши ногу, Стонив вакъ аистъ на часахъ. Флери хлоночеть, быеть тревогу. Но воть одивнодцатый чась-Въ нареты вскув сажають насъ

Туть у подъжада офицеры Стоять всв въ рядъ, порою въ два... Какія милыя манеры И все отборныя слова! Иныхъ улыбкой ободряешь, Другихъ бранишь и отгоняешь. За то, вернулись лишь домой-Директоръ пореть на убой! Ни взглядъ не думай бросить лишній, Ни слова ты сказать не смъй; А самъ-прости ему Всевышній! --Вель ужъ какой . . . . .

303

Но тугъ въ окно она взглянула И чуть не брякнулась со стула: Предъ ней, какъ призракъ роковой, Съ нагайной, освіщенъ луной. Готовый влазть почти въ окошко, Стоить Монго, за нимъ Маёшка. «Что это значить, господа? И кто васъ звалъ прійти сюда? Ворваться въ давушев-безчестно!» -- Намъ, право, это очень лестно!... «Я васъ прошу: подите прочь!» — Но гдъ же проведемъ мы ночь? Мы мчались, выбились изъ силы... «Вы неучи!»—Вы очень милы! «Чего хотите вы теперь? Ей-Богу, я не понимаю!» — Мы просимъ только чашку чак «Панфишка, отвори имъ дверь!»

Поклонъ отвъсивши пренизко, Монго ей бросиль нъжный взорь. Потомъ садится очень близко И продолжаеть разговоръ. Сначала колкіе намеки, Воспоминанія, упреки, Ну, словомъ, весь любезный вздоръ... И нъжный вздохъ, прилично-томный, Порхнуль изъ груди молодой...

Маёшка, другъ великодушный, Засълъ поодаль на диванъ. Угрюмъ, безмолвенъ, какъ султанъ. Чужое счастіе намъ скучно, Какъ добродътельный романъ. Друзьи! ужасное мученье

(Быть) адъютантомъ на сражены При генералишкѣ пустомъ; Быть на парада жалонеромъ Или кадровымъ офицеромъ. Но хуже, хуже во сто разъ Встрачать огонь предестныхъ глазъ II думать: это не для насъ.

Межъ тъмъ Монго горить и таеть Вдругъ самый пламенный пассажт. Зловъщимъ стукомъ прерываеть На дворъ влетьвшій экипажъ: Певятимъстная коляска И въ ней пятнадцать съдоковъ... Увы! печальная развязка-Неотразимый гитвъ боговъ!.. То быль N. N. съ своею свитой: Степаномъ, Оедоромъ, Пикитой, Тарасомъ, Сидоромъ, Петромъ... Идуть, піумять, оруть. — Содомъ! Всв пьяны, прямо изъ трактира... И на устахъ (о, стыдъ сказать) Но нъть, постой, умолкии лира! Тебъ ль, поклонницъ мундира, Поганыхъ фрачныхъ восиввать?

Въ истерия в младая цъва: Какъ защититься ей отъ гићва, Куда гостей своихъ дѣвать-Подъ столъ, въ комодъ, иль подъ крован! Въ комодъ мъста нътъ и платью, (Полны картонки) подъ кроватью... Имъ остается лишь одно: Перекрестясь, прыгнуть въ окно ... Опасенъ подвигъ дерзновенный И не спосить имъ головы; Но въ мигъ проснулся духъ военный: Прыгъ, прыгъ-и были таковы!...

Ужъ ночь была, ни зги не видно, Когда, свершивъ побъгъ обидный Для самолюбья и любви, Повасы на коней вскочили, И думы мрачныя свои Другъ другу вздохомъ сообщили. Дъля печаль своихъ госполъ. Ихъ кони съ рыси не сбивались, Упрямо убавляя ходъ, Они (порою) спотыкались, И ланость ихъ преодолать Ни шпоры не могли, ни плеть.

Когда же въ комнать дежурной Они сошлися поутру, Воспоминаныя ночи бурной Прогнази краткую хандру. Туть много шутокъ, смаху было, И, право, Пушкинъ нашъ не вреть Сказавъ, что день бъды пройдеть, А что пройдеть, то будеть мило...

Такъ повъсть кончена моя, II я прощаюсь со стихами; А вы не можете ль, друзья, Нравоученые сдълать сами...

1835 - 1836.

Сашка.

«Нравственная поэма».

Нашъ въкъ смъщонъ и жалокъ, - все пиши Ему про казни, цепи, да изгнаныя, Про темныя волненія души, и только слышинь муки да страданья. Такія вещи очень хороши Тому, кто мало спить, кто думать любить, Кто дни свои воспоминаньемъ губитъ. Впадаль я прежде въ эту слабость самъ, И видълъ отъ нея лишь вредъ глазамъ; Но нынче и не тотъ ужъ, какъ бывало,-Пою смёнсь. — Герой мой добрый малый.

II.

Онъ быль мой другъ. Съ нимъ я не звалъ

Съ нимъ чувствами и деньгами дълился; Онъ бралъ на мѣсяцъ, отдавалъ чрезъ годъ, Но я за то ни мало не сердился И поступаль не лучше въ свой чередъ; Печаленъ ли, бывало, тотчасъ скажеть, Когда же весель, счастливъ-глазъ не кажеть. Не разъ отъ скуки онъ свои мечты Мит повтряль и говориль мит ты; Хвалиль во мив, что прочіе хвалили, И быль мой вфиный визави въ кадрили.

Онъ быль мой другь. Ужъ нъть такихъ Миръ сердцу твоему, мой милый Саша! Пусть спить оно въ землъ чужихъ полей, Не тронуто викамъ, какъ дружба наша Въ намомъ кладбища памяти моей. Ты умеръ, какъ и многіе, безъ шума, Но съ твердостью. Таинственная дума Еще блуждала на челѣ твоемъ, Когда глаза сомкнулись въчнымъ сномъ; И то, что ты сказалъ передъ кончиной,

Изъ слушавшихъ не поняль ни единый.

И было ль то привъть странъ родной, Названье ли оставленнаго друга, Иль, просто, крикъ посладняго недуга,-Какъ разгадать? Что можеть въ часъ такой Наполнить сердце, жившее такъ много И такъ недолго съ смутною тревогой? Одинъ лишь другъ умълъ тебя понять И нывъ можетъ, долженъ разсказать Твои мечты, дела и приключены-Глуппамъ въ забаву, мудрымъ въ поученье.

Будь терпеливъ, читатель милый мой!

Кто бъ ни быль ты: внукъ Евы иль Адама, Разумникъ ли, шалунъ ли молодой,-Картина будеть; это-только рама! Отъ правилъ, утвержденныхъ стариной, Не отступлю, - я уважаю строго Естать стариковъ, а ихъ теперь такъ много... Не правда-ль, вто не старъ въ 18-ть лътъ, Тотъ върно не видалъ людей и свътъ,-О наслажденьяхъ знасть лишь какъ слухъ, II самъ лишь ъсть и шьеть да давить мухь? YI.

Герой нашъ былъ москвичь, и потому Я врагь Невъ и невскому туману. Тамъ [и весь міръ въ свидѣтели возьму] Веселье вредно русскому карману, Занятья вредны русскому уму. Тамъ жизнь грозна, пуста и модчалива, Какъ плоскій берегь Финскаго залива. Москва-не то: покуда и живу, Кланусь, друзья, не разлюбить Москву Тамъ и впервые въ дни надеждъ и счастъя Быль болень оть любви и любострастья.

Москва, Москва!.. люблю тебя какъ сынъ, Какъ русскій, -- сильно, пламенно и нѣжно, Люблю священный блескъ твоихъ съдинъ И этотъ Кремль зубчатый, безмятежный. Напрасно думаль чуждый властелинъ Съ тобой, столътнимъ русскимъ великаномъ, Помфриться главою и-обманомъ Тебя низвергнуть. Тщетно поражалъ Тебя пришлецъ: ты вздрогнулъ-онъ упаль, Вселенная замолкла... Величавый, Одинъ ты живъ, наследникъ нашей славы. YIII.

Ты живъ!.. Ты живъ, и каждый камень Завътное преданье поколъній. Бывало, я у башин угловой Сижу въ тъни, и солнца лучъ осенній Играеть съ мохомъ въ трещинъ сырой, И изъ гифзда, прикрытаго нарнизомъ, Касатки вылетають, верхомъ, низомъ Кружатся, вьются, чуждыя людей. И я, такъ полный волею страстей, Завидоваль ихъ жизни безъизвастной, Какъ упованье вольной, поднебесной. IX.

Я не философъ-Боже сохрани!-II не мечтатель. За полетомъ пташки Я не гонюсь, хотя въ былые дни Не вовсе чуждъ быль глупой сей замашки. Ну, муза,-ну, скоръе,-разверни Запачканный листокъ свой подорожный!

Не завирайся, — туть зонль безбожный... Куда теперь намъ ёхать гэъ Кремля? Вороть вёдь много, велика земля! Куда? — «На Прёсню погоняй, пзвозчикъ!» — «Старуха, прочь!.. Сворачивай, разносчикъ!»

307

Луна катится въ зимнихъ облакахъ, Какъ щитъ варяжскій или сыръ голландскій. Сравненье дерако, но люблю я страхъ Всъ дерзости, по вольности дворянской. Спокойствія рачитель на часахъ У будки пробудился, восклицая: «Кто ъдсть?»—«Муза!»—«Что за чорть! Отвъта нътъ. Но вотъ уже пруды... [Какая?» Бъльетъ мостъ, по сторонамъ сады Подъ инеемъ пушистымъ спятъ унылы; Луна сребрить жельяныя перилы.

Туляка праздный, пьяный молодецъ, Съ осанкой важной, въ фризовой шинели, Держась за нихъ, бредеть—и вотъ конецъ Периламъ.—"Все направо!"—Заскрипъли Полозья по сугробамъ, какъ ръзецъ По мрамору... Лачуги цъплю длинной Мелькая мимо, кланяются чиню... Вдали мелькнулъ знакомый огонекъ... «Держи къ ворогамъ... Стой,—сугробъ глу-Побдемъ по снъгу, муза, только тише, јбокъ!. И платье подними какъ можно выше».

Калитка—спрыны... Дворъ теменъ. По до-Идти неловко... Вотъ, на силу, стии [скамъ— И лъстипиа; но сиътомъ по мъстамъ Занесена. Дрожащіл ступени Грозятъ міновенно измънить ногамъ. Взошли. Толкнули дверь—и свътъ огарка Ударилъ въ очи. Толстая кухарка, Пришурясь, заграждаетъ путь гостамъ И вопрошаетъ: «что угодно вамъ?» Но, услыхавъ отвътъ красноръчивый, Захлопиувъ дверь, бранитея пеучтиво...

Но, не смотря на это, мы взойдемъ: Вы знаете, для музы и поэта, Какъ для хромого бъса, каждый домъ Имъетъ входъ особый; ни секрета, Ни запрещенья иътъ для насъ ни въ чемъ... У столика, въ одномъ углу свътлицы, Сидъли двъ... дъвицы—не дъвицы... Красавицы... названье тутъ какъ разъ! . Чъмъ выгодиъй, узнать прошу я васъ Отъ нашихъ дамъ, въ деревиъ и въ столицъ, Красавинею быть или дъвицей?

XIV.

Краезвины сидели за столомъ,
Раскладывали нарты и гадали
О будущемъ; и умъ ихъ виделъ въ немъ
Надежды:—то, что мы и вез видали.
Свеча горела тренетнымъ огнемъ,
И часто, всныхнувъ, лучъ ед мгновенный

Вдругъ обливалъ и потолокъ, и стћиы, Въ углу переднемъ фольга образовъ Тогда мћияла тысячу цвѣтовъ, И верба, наклоненная надъ ними, Блистала вдругъ листами золотыми. XV

Одна изъ нихъ [прасавицъ] вс вполнъ Выла прекрасна, но за то другая...
О, мы такихъ видали лишь во снъ, И то заснувъ—о небесахъ мечтая!
Слегка головку приклонивъ къ стънъ И устремивъ на столикъ взоръ прилежный, Она сидъла нъсколько небрежно.
Въ отвътъ на ръчь подруги иногда Изъ устъ ея пустое «нътъ» иль «да» Едва скользило, если предсказаньи Премудрой карты стоили винманья.

Она была затьйливо мила,
Какъ польская затьйливая панна;
Но вмъсть съ эгимъ гордый видъ чела
Казался ей приличенъ. Какъ Сусанна,
Она бъ на судъ неправедный поила [ромъ;
Съ лицомъ холоднымъ и спокойнымъ взоТакая смъсь не можеть быть укоромъ.
Вы въ томъ должны повърить мил въ креТъмъ боль, что отецъ ел былъ жидъ, [датъ,
А мать, какъ помню, полька изъ-подъ Прага.
И лжи тутъ нътъ, какъ въ томъ, что мы—
варяги.

XVII.

Когда Суворовъ Прагу осаждалъ, Ел отецъ служилъ у насъ шліономъ; И разъ, какъ онъ украдкою гулялъ Въ мундиръ польскомъ вдоль по бастіонам, Неловкій выстрълъ въ лобъ ему попалъ. И многіе, вздохнувъ, сказали: «жалкій, Несчастный жидъ, — онъ умеръ не подъ Его жена пять мъсяцевъ спустя [палкой] Произвела на Божій свътъ дитя, хорошенькую Тирзу. Имя это Дано по волъ одного корнета.

Подъ рубищемъ простымъ она ресла
Въ невъжествъ, какъ травка полевая,
Прохожимъ не замъчена,—ни зла,
Ни гордой добродътели не зная.
Но часъ насталъ,—пора любви принила.
Какой-то смертный ей сказалъ два слова
Она въ объятьи божества земного
Упала; но, увы, прошло дней несть,
Ужъ полубогъ усиълъ ей надовсть;
И съ этихъ поръ, чтобъ избъжать ошибкиОна дарила всъмъ свои улыбки...

XIX.
Мечты любы умчались, какъ тумант Свобода стала ей всего дороже.
Обманомъ сердце платитъ за обмакъ [Я такъ слыхалъ, и вы слыхали тоже].
Въ ея лицъ характеръ южныхъ странъ

Изображался рѣзко. Не наемный Огонь горѣлъ въ очахъ, безъ пѣли томно; Покрыты свѣтлой влагой иногда, Они блуждали: такъ порой звѣзда По небесамъ блуждастъ,—и, конечно, Былъ этотъ знакъ тоски нѣмой, сердечной. XX.

Безвъстная печаль смънялась вдругъ Какою-то веселостью недужной... [Дай Богъ, чтобъ всъхъ томилъ такой не-

Волной вставала грудь, и пламень южный Въ ланитахъ рдълъ, и бълый полукругъ Зубовъ жемчужныхъ быстро открывался; Головка поднималась, развивался Душистый локовъ и на ликъ младой Лоснясь катился черною струей; И нежна, разръзвись, не зная плъна, Безстыдно обнажалась до колъна, — XXI.

Когда шалунья навзничь на кровать, Шумя, смънсь, роскошно упадала, Поспорю: мудрено ее понить,— Она сама себя не понимала,— Ей было трудно сердцу приказать, Какъ баловню-ребенку. Надо было Кому-нибудь съ невъдомою силой Явиться и привътливой душой Его согръть... Явился ли герой, Или вотще остался ожидаемъ, Все это мы современемъ узнаемъ.

ХХИ.
Тенерь къ ен подругъ перейдемъ, Чтобъ выполнить начатую картину. Онъ недавно жили тутъ вдвоемъ, Но души ихъ сливались во-едину И мысли ихъ встръчалися во всемъ. О, если бъ знали, сколько въ этомъ званьъ Сердепъ отличныхъ, добрыхъ! Но вниманье Увлечено блистаньемъ модныхъ дамъ. Вздыхая, мы бъжимъ по ихъ слъдамъ.. Увы, друзья, а наведите справки, Вся прелесть ихъ.. въ кредитъ изъ модной давки!

XXIII.

Она была свѣжа, бѣла, кругла,
Какъ снѣжный шарикъ; щеки, грудь и шея,
Когда она смѣялась или шла,
Дрожали сладострастно; не красиѣ
Она на жертву прихоти несла
Свои красы. Широко и неловко
На ней сидѣла юбка; но илутовка
Поднять умѣла груль, открыть илечо,
Ласкать умѣла буйно, горачо,
М, хитро передразнивая чувства,
Слыла царицей своего искусства.

XXIV.
Она звалась Варюшею. Но я
желаль бы дать другое ей названье:
Скажу, при этомъ имени, друзья,

Въ груди моей шипить воспоминанье, Какъ подъ ногой ирижатал зића; И ползаетъ, какъ та среди развалитъ, По жиламъ сердца. И тогда печалевъ, Сердитъ,—молчу, или браню весь домъ, И радъ прибить за слово чубукомъ. Итакъ, для избъжанья зла, мы нашу Б[арюшу] здъсь перекрестимъ въ Парашу

Увы, минувшихъ лътъ безумный сонъ Со смехомъ повторить не смъетъ дира! Живой водой печали окропленъ, Какъ трунъ давно застывшаго вамиира, Грози перстомъ, подвялся модча онъ, П мысль къ нему прикована... Ужели Въ моей груди изгладить не успъли Столь много лътъ и столько мукъ нныхъ—Волшебный станъ и пару глазъ большихъ? Хотъ, признаюсь вамъ, разбирая строго, Получше ихъ видалъ и послъ много. ХХУЦ.

Да, много лёть и много горькихь мунь Сь тёхъ поръ отнготёло надо мною; Но перваго восторга чудный звукъ Въ груди не умираеть,—и порою, Ствозь облако заботь, когда недугъ Мой слабый умъ томить неугомонно, Ея глаза мнъ свётять благосклонно. Такъ въ часъ ночной, когда гроза шумить И бродать облака,—звёзда горить Въ дали эфирной, не боясь ихъ слости, И шлеть свои лучи на землю въ гости. ХХУИ.

Предъ нагорѣвией сальною свѣчой Красавицы раздумавшись сидѣли, И заставлялъ ихъ вздрагивать порой Унылый свисть играющей метели. И какъ и вамъ, читатель милый мой, Имъ стало скучно... Вотъ, на мѣсто знака Условнаго, залаяла собака И у калитки брикнуло кольцо. Вотъ чей-то голосъ... Идутъ на крыльце... Параша потянулась и зъвнула Такъ, что едва не бухнулась со стула. XXVIII.

А Тирза быстро выбъжала вонъ. Открылась дверь. Въ плащъ, закиданъ сиъгомъ,

Явился гость... Насмъщливый поклонъ Отвъсилъ и, какъ будто долгимъ бъгомъ Или волненьемъ былъ онъ утомленъ, Упалъ на стулъ... Заботливой рукою Сняла Нараша плащъ, потомъ другою Стряхнула иней съ шелковыхъ кудрей Пришельца. Видно, нравился онъ ей... Все нравится, что молодо, краенво, И въ чемъ мы видимъ прибыль особливо. ХХІХ.

Онъ довокъ быль, со вкусомъ быль одъть, Изящно быль причесанъ—и такъ далъ.

На пальцахъ перстии изливали свътъ, И галстукъ надушонъ быль, какъ на балъ. Ему едва ли было двадцать лътъ, Но блъдностью казалися покрыты Его чело и ибжным ланиты,—
[Не знаю, мукъ иль бурь послъднихъ слъдъ, Но мнъ давно знакомъ былъ этогъ цвътъ],—
И на устахъ его, опаснъй жала
Змъи, насмъшка въчная блуждала.

XXX.

Замътно было въ немъ, что съ раннихъ пней

Въ пругу хорошемъ, т.-е. въ модномъ севть, онъ обжился, что часть своихъ ночей онъ убивалъ безплодно на паркетъ; Въ глазахъ его открытыхъ, но печальныхъ, нашли бы вы, безъ наблюденій дальнихъ. Презрънье, гордость; хоть онъ не былъ гордъ, Какъ глуный турокъ, иль богатый лордъ, Но все-таки себя въ числъ двуногихъ онъ почиталъ умнъе очень многихъ. ХХХІ.

Борьба рождаеть гордость. Воевать Съ людскими предразсудками трудиће, Чѣмъ тигровъ и медвѣдей поражать, Иль со штыкомъ на вражьей батарек За бѣлый крестикъ жизнью рисковать... Клянусь, имѣть великій надо геній, Чтобъ разомъ сбросить цѣпь предубѣжденій, Какъ сбросиль бы я платье, если бъ вдругъ Изъ сѣвера Всевышній сдѣлалъ югъ. Но нынѣ насъ противное пугаетъ: Неаполь мерзнеть, а Нева не таетъ.

Да кто же этогь гость?.. Pardon, сейчась!. Разсыянность... Messieurs, рекомендую: Герой мой, другь мой—Сашка!.. Жаль для

Что случай свель въ минуту васъ такую И въ этомъ мѣстѣ... Вѣрьте, я не разъ Ему твердилъ, что эти посѣщенья О немъ дадуть весьма дурное миѣнье. Я говорилъ,—онъ слушалъ, онъ былъ весь Вниманье... Глядь, а вечеромъ ужъ здѣсь!. И я нашелъ, что миѣ его исправитъ Трудиѣе въ прозѣ, чѣмъ въ стихахъ прославить.

#### XXXIII.

Герой мой Сашка тихо развязаль
Свой галстукъ... «Сашка» — старое названье!
Но «Сашка» тотъ печати не видаль,
И недозрѣвшій онъ угась въ изгнаньѣ °).
Мой Сашка межъ друзей своихъ не зналъ
Другого имя, — дурно ль, хорошо ли,
Разувѣрять друзей не въ нашей волѣ.
Онъ галстукъ сняль, разсѣянно перстомъ

Провель по лбу, поморщился, потомъ спросилъ: "Где Тирза?"—"Дома".—"Что въдно не видно ей спать не хххіу.

И онъ посившно входить вь тоть повой, Гдв часто съ Тирзой пламенный ночи Онъ проводиль... Все полно тишиной И сумракомъ волшебнымъ; прамо въ оча Недвижно смотритъ мѣсяцъ золотой И на столѣ въ узоры ледяные Кидаетъ искры, блески огневые, И голубымъ сіяніемъ стѣна Игриво и свѣтло озарена. [шитъ, И онъ—(не мѣсяцъ, но мой Сашка)—слы. Въ углу на ложѣ кто-то слабо дышетъ.

Онъ руку протинулъ, —его рука Попала въ ствиу; протинулъ другую, — Ощупалъ тихо кончикъ башмачка, Схатилъ потомъ и ножку, но кавую?!. Такъ миньятюрна, такъ нъжна, мигка Казалась эта ножка, что невольно Подумалъ онъ, не сдълалъ ли ей больно.

XXXVI

Блаженная минута!... Закипълъ Мой Александръ, склонившись къ дъвъ спаОнъ поцълуй на грудь напечатлълъ [шек; 
Il станъ ея обвиль рукой дрожащей. 
Въ самозабвеньи пылкомъ онъ не смълъ Дохнуть... Онъ думалъ: «Тирза дорогая! 
Il жазнію, и чувствами играя, 
Какъ ты, я чуждъ общественныхъ связей, 
Какъ ты, одинъ съ свободою моей 
Не знаю въ людяхъ ни врага, ни друга, 
Живу, чтобъ жить, какъ ты, моя подруга! 
ХХХУН.

«Судьба вчера свела случайно нась, Случайно завтра разведеть навъчно,— Не все ль равно, что годь, что день, что чась. Лишь только бъ и провель его безпечно? В Не еводиль онъ аркихъ черныхъ глазъ Съ своей жидовки, и не зналь, казалось, что ръзвое созданье притворилось. Межъ тъмъ ночла за нужное она Проснуться, и была удивлена, Какъ надлежало... Страхъ и удивленье [сенье-Для женщинъ въ важныхъ случайхъ спятия случайхъ случайхъ спятия случайхъ случайхъ спятия случайхъ случайхъ случайхъ спятия случайхъ спятия случайхъ случайхъ спятия случайхъ случайхъ случайхъ спятия случайхъ с

И, прежде потеревъ глава рукой, Она спросила: «Кто вы?»—«Я, твой Саша!»—«Я ньой Саша!»—«Неужто?.. Видинь, баловникъ какой! Ступай, давно тамъ кастъ тебл Параша! Изтъ, надо разбудить меня... Постой, И отомщу». И за руку ехватила Его просорно и... и укусила, хоть эго былъ скоръе поцълуй. Ла, мерзкій критинъ, что ты вл толкуй.

A есть уста, которыя украдкой куссть умъють сладко, очень сладко!.. XXXIX.

Когда бы Тирзу видъть Соломонъ, то върно бъ свой престоль украсиль ею, у ногь ея и царство, и законъ, и славу позабыль бы... Но не смѣю Васъ увърять затѣмъ, что не рожденъ Владыкой и не знаю въ ннзкой долъ, Какъ люди цѣнить вещи на престолъ; Но знаю только то, что Сашка мой За цѣлый міръ не отдалъ бы порой Ея улыбку, щечки, брови, глазки, Лостойные любой восточной сказки.

"Откуда ты?"— "Не спрашивай, мой другы! Я быль на баль!"— "Баль! Что то такое?"— "Невъжда милый!—говорь, шумь и стукь, Толна глупповь, веселье городское,— Наружный блескъ, обманчивый недугь; Кружатся дъвы, чванятся нарядомъ, Притворствують и голосомъ, и взглядомъ, Кто ловить душу, кто пять тысячь душь... Всъ такъ невинны, но и имъ не мужъ. И какъ ни уважаю добродѣтель, [тель» А здѣсь миѣ лучие, въ томъ луна свидъ

Какимъ-то новымъ чувствомъ смущена, Его слова еврейка поглощала. Сначала показалась ей смъшна Жизнь городскихъ красавицъ, но... сначала. Потомъ пришло ей въ мыслъ, что и она Могла-бъ кружиться ловко предъ толиою, Терзать мужчинъ надменной красотою, Въ высокія смотр'ється зеркала И уязвлять, но не желая зла; Соперинцъ гордо презирать, и въ св'єть Блистать, да тадить четверней въ кареть. XLII.

Она прижалась въ юношѣ. Листокъ Такъ жмется къ вѣткѣ, бурю ожидая. Стучало сердце въ ней, какъ молотокъ, Уста полураскрытыя, пылая, Шептали что-то. Съ головы до ногъ Она горъла.

Но... есть во мна ка стыдливости вниманье — И цалый част и пропущу въ молчаньа. XLIII.

Все было тихо въ домъ. Облака Нескромный мъсяцъ дымкою одъли, и тольно раздавались иногда Сверчка ночного жалобиыя трели; да мышь въ тъни родного уголка Скреблась въ обои старые прилежно. Мон чета, раскинувшись небрежно, Покоилась, не думая о томъ. Что небеса грозили близкимъ днемъ, что ночь... Вы на въку своемъ едва ли Такихъ ночей десятокъ насчитали.

XLIY.

Но Тирза вдругь молчаные прервада

Н молвила: "Послушай, прочь всё шутки!
Какая мысль мит странная пришла:
Что если бъ ты, отвинувъ предразсудии,—
(Она его туть кръпко обнила),—
Что если бъ ты, мой милый, мой безпънный,
Хотълъ меня утъшить совершенно,
То завтра, или даже въ день иной,
Меня въ театръ новезъ бы ты съ собой.
Пзвъстно мит, все для тебя возможно,
А отказать въ бездълицъ безбожно"

XLV.

— "Пожалуй"!— отвічать ей Саша. Онъ Изь словь ей разслушаль половину,— Его клониль къ подушки сладий сонь, Какъптица клонить слабую тростину. [день Блажень, ито можеть спать! Я быль рож-Съ безсонницей. Въ теченье долгой ночи Бывало безпокойно бродать очи, ІІ жесть подушка влажное чело. Душа грустить о томь, что ужь прошдо, Блуждая въ мірь вымысла безь нащи, Какъ лаззарони, а по-руски— нищій...

Н жадный червь ее грызеть—грызеть,—
Я думаю, тоть самый, что когда-то
Терзать Сауна; но порой и тоть
ймаль отраду: арфы звукь крылатый,
Какъ ангела тапнетвенный полеть,
Въ немъ воскрещалъ и слезы, и надежды:
И опускались иламенныя въжды,
Съ гармоней сливалаен мечта,
И злобный духъ бъжаль, какъ отъ креста
Но этихъ звуковъ нъть ужъ въ поднебесОпи исчезли съ арфою чудесной... [ной,—
XLVII.

Н все исчевнеть. Върить я готовъ. Гильный что пашть безлунный міръ—лишь прахъ мо- Пругого, — горсть земли, въ борьбъ въковъ случайно уцъльваная и сильно Заброшенная въ въчный кругъ міровъ. Свътила — ей двоюродные братья, Уоть носять илейфы огиеннаго платья, Да иногда имъють въ добрый часъ Вліянье благотворное на насъ... А дай сойтись, такъ заварится каща, — И въ кулаки... прощай вланета наша ХІПІ.

И пусть они блестять до той поры, Какт ангеловъ вечерийя ламиады. Придеть конець воздушной ихъ игры, Печальная разгадка сей шарады... Люблю я съ колокольни иль съ горы, Когда земля молчить и небо чисто, Терятьси взорами средъщени ихъ огинстой, — и мнится, что межъ ними и землей Есть путь, давно измъренный душой, — и мнится, будто на главу поэта стремится имъсть всъ лучи ихъ свъта

<sup>\*)</sup> Річь идеть о поэмі Полежаєва "Сашка", да и о немъ самомь, котораго тоже звали Алевсандромь и Сашкой. (Приміч. изъ изд. Висков.).

XLIX.

Итакъ, герой нашъ спитъ. Пріятный сонъ! Покойной ночи! Вы жъ, читатель милый, Пожалуйте, —иначе принужденъ Я буду васъ удерживать (здѣсь) силой... Романъ, впередъ!.. Не хочеть? - Ну. такъ онъ Пойдеть назадъ. Герой нашъ спить. Покуда Хочу я разсказать, кто онъ, откуда, Кто мать его была, и кто отецъ, Какъ онъ на свътъ родился, наконець, Какъ онъ попалъ въ позорную обитель, Кто быль его лакей, и кто учитель.

Его отець-симбирскій дворянинь. Иванъ Ильичь N. N-овъ, мужъ дородный, Богатаго отца любимый сынъ,-Выль самъ богать. Ималь онъ умъ природ-И. что ума полезнъй, важный чинъ; Съ четырнадцати лъть служиль, и съ миромъ Уволень быль въ отставку бригадиромъ;-А бригадиръ блаженныхъ техъ временъ Былъ человъкъ, и следственно уменъ. Иванъ Ильичь нашь слыль по крайней мере Любезникомъ въ своей симбирской сферъ. LI.

Онъ быль врагомъ писателей и книгъ, Въ дълахъ судебныхъ почерпнулъ познанья; Спаль очень долго, фль за четверыхъ: Ни на кого не обращаль вниманья И не носиль приличія веригь. Однако же предъ знатью горделивой Умъть онъ гнуться скромно и учтиво.-Но въ этоть въкъ учтивости законъ Неумолимо требовалъ поклонъ; А кланяться закону иль вельможъ-Считалося тогда одно и то же.

Онъ старшихъ уважалъ, за то и самъ Почтительность тознаграждаль улыбкой, И, равностный хотя угодникь дамъ, Женился, по словамъ его, ошибкой. Въ чемъ онь ошибся, не могу я вамъ Открыть, а знаю только (не соврать бы), Что быль онь грустень на другой день И что печаль его была одна Изъ тъхъ, какими жизпь мужей полна. По мнв, они большие эгонсты,-Все женъ винять, какъ будто сами чисты. LIII.

Благодари меня, о женскій поль! Я-Демосеень твой: за твою свободу Я радъ шумъть; я непомърно золъ На всю, на всю рогатую породу! Кто власть имъ далъ?.. Возстаньте, - часъ Я поднимаю знамя возмущенья. [пришель! Ура! Сюда вев дввы! Прочь теривнье! Конецъ всему есть! Беззаботно явно Идите вслѣдъ за Марьей Николавной! Понять меня, я знаю, вамъ легко,

Ну, и красивть умъете ужь кстати Оть взоровь и намековь нашей братьи LIV.

Иванъ Ильичъ стерегъ жену свою По старому обычаю. Безъ лести Сказать, онъ вель себя, какъ я люблю. По правиламъ тогдашней старой чести Проказница жь жена, не утаю, Читать любила нъжные романы, Или смотръть на свътлый шаръ Ліаны Въ беседке темной сидя до утра. А мѣсяцъ и романы до добра Не доведуть, -- оть нихъ мечты родятся. А искушенью только бъ подобраться!

Она была прелакомый кусокъ И многихъ думъ и взоровъ стала пълью Какъ быть: пчела садится на цветокъ. А не на камень. Чувствамъ и веселью Казенныхъ не назначено дорогъ. Но въ брачной жизни Марья Николавна Была, какъ надо, ласкова, исправна. Но, говорять, -хоть, можеть-быть, и муть-Что долгь супруги-только лишній трудь Мужья у женъ подобныхъ (не въ обиду Будь сказано), какъ вывъска, для виду. LVI.

Иванъ Ильичь имелъ въ Симонреке допъ На самой на горъ, противъ собора. При мив давно никто ужь не жиль въ нем. И онъ дряхлёль, заброшень безъ надзора, Какъ инвалидъ съ георгъевскимъ крестомъ Но ижкогда съ кудрявыми главами Вдоль ствиъ колонны высились рядами: Прозрачною рашеткой окружень. Какъ клътка, между нихъ висьлъ балковъ И надъ дверьми стеклянными въ порядка Видивлися гардинъ прозрачныхъ склады. LVII.

Внутри все было пышно: на столахъ Пестръли разноцвътныя клеенки. И люстры отражались въ зеркалахъ, Какъ звъзды въ лужъ; моськи и болоны Встрѣчали шумно каждаго въ дверяхъ. Одна другой несносиће, и далв Зеленый попугай, порхая въ заль, Кричаль безстыдно: "Кто пришель?.. Дуракь" А гость съ улыбкой думаль: "какъ не такъ! И, ласково хозяйкой принимаемъ, Чрезъ пять минуть мирился съ попугаемъ LVIII.

Изъ оконъ быль прекрасный видъ круговъ-Нальво, то-есть къ западу, рядами Блистали кровли, трубы и потомъ Межь ними церковь съ круглыми главамя И кое-гдъ въ тъни-отрада днемъ,-Уютный садъ, обсаженный рябиной. Съ беседкою, цветами и малиной. Какъ детская игрушка, если вамъ Въдь въ вашихъ жилахъ-провь, не молоко; Угодно, или, какъ межъ знатныхъ дамъ

руманая крестьянка-дочь природы. Испуганная блескомъ гордой моды. LIX

Повъ глинистой утесистой горой. Унизанной лачужками, направо. Катилася широкой пеленой Родная Волга, ровно, величаво... У пристани двойною чередой плоты и барки, какъ табунъ, теснились. и флюгера на длинныхъ мачтахъ бились. Жужжа на вътръ, и скрипъль канатъ Натянутый. Прасилющій закать Изъ-за горы кидалъ свой лучъ прощальный На гребии сизыхъ волнъ и берегъ дальній. LX.

П странный говоръ грубыхъ голосовъ Между судовъ перебъгалъ порою; Смъхъ, ивени, брань, протяжный крикъ плавновъ-

Все въ гулъ одинъ сливалось надъ волою. и Марья Неколавна, хоть суровъ Казался вътеръ, день былъ на закатъ, Навинувъ шаль или капотъ на ватъ, Съ французской книжкой часто, съвъ въ окну, Следила взоромъ сизую волну, Прибрежныхъ струй приливы и отливы, Ихъ марный багь, ихъ золотыя гривы. LXL

Лва года жилъ Иванъ Ильичъ съ женой, И все не тьсны были ей корсеты. Ея ль сложенье было въ томъ виной, Или его не молодыя латы?... Не мять въ дълахъ семейныхъ быть судьей! Иванъ Ильнчъ имъть желалъ бы сына Законнаго: хоть правомъ дворянина Онъ пользовался часто, по дътей, Вив брака прижитыхъ, злодъй Раскидываль по свъту, гдъ случится, Страшась съ своей деревней породниться.

LXII. Какая радость въ мысли: я отенъ! И въ той же мысли сколько муки тайной-Оставить въ мірѣ слѣдъ и, наконецъ, Исчезнуть! Быть влодаемъ, и случайно,-Злодчемъ потому, что жизнь- въненъ Терновый, тажкій, такъ по крайней мъръ Должны мы разсуждать по нашей въръ... Къ чему, куда ведеть насъ жизнь, о томъ Не съ нашимъ бъднымъ толковать умомъ; Но, исключая два-три дня да дътство, Она, безспорно, скверное наслідство. LXIII.

Бывало, этой думой удрученъ, и прежде много плакалъ, и слезами Я жегь бумагу. Дътскій глупый сонъ Прошелъ давно, какъ тучка намъстепями; Но пылкій духь мой не быль осећжень, Въ немъ родилися бури, какъ въ пустынъ, По скоро улеглись онъ, и нынъ Осталось сердцу, вмъсто слезъ и бурь тъхъ,

Одинъ лишь отзывъ-звучный, горькій смъхъ... Тамъ, гдъ весной бълълъ потокъ игривый, Лежать кремни-и блещуть, но не живы! LXIV.

Прилично было бъ мит молчать о томъ; Но я привыкъ пяти противъ приличій И, говоря всеобщимъ языкомъ, Не жду похваль -- Поэть природы птичьей, Любовникъ розъ, надъ розовымъ кустомъ Урчить и свищеть межь листовъ душистыхъ. О чемъ? Какая цъль тъхъ звуковъ частыхъ?-Прошу хоть разъ спросить у соловья. Онъ вамъ отвътить пъснью... Такъ и я Пишу, что мыслю, что придется, и потому мой стихъ такъ плавно льется.

Лва года миновало. Третій годъ Обрадоваль супруговъ безнадежныхъ. Желанный сынъ, любви взаимной плодъ, Предметь заботь мучительных в нажныхъ, У нихъ родился. Въ дом'в весь народъ Быль восхищень, и три дви были пьяны Вст на подборъ, отъ кучера до няни. А между тычь печально у вороть Всю ночь собаки выли напролеть, И, что страшите этого, ресенокъ Весь въ волосахъ быль, точно медевженовъ. LXVI.

Старухи говорили: это знакъ, Который много счастья объщаеть. И про меня сказали точно такъ, А правда ль это вышло?- Небо знаеть! Къ тому же полуночный кой собакъ И страшный шумъ на чердак'в высокомъ-Примъты злып; но, не бывъ пророкомъ, Я только нокачаю головой. Гамлеть сказаль: "Есть тайны поль луной И для премудрыхъ", - какъ же миъ, поэту, Не върить можно тайнамь и Гамлету?.. LXYII.

Младенецъ росъ милье съ каждымъ днемъ: Жавые глазки, бълыя ручонки И русый волось, выощийся кольцомъ-Ильняли всьхъ знакомыхъ; ужъ пеленки Рубашечкой сманилися на немъ; И, первыя проказы начиная, Ужъ онъ дразнилъ собакъ и попугая... Года неслись, а Саша рось, и въ нагъ Добро и зло онъ началъ понимать; Но, върно, по врожденному влеченью, Ималь большую склонность къ разрушенью. LXVIII.

Онъ росъ... Отепъ его бранилъ и съкъ-Затъмъ, что самъ былъ въ дътствъ часто А, слава Богу, вышель человькъ: [съченъ, Ни стыдъ семьи, ни тупъ, ни изувъченъ, Понятья были низки въ старый пъвъ. Но Саша съ гордой былъ рожденъ душою И желчного сложены, -предъ судьбою, Передь бичомъ язвительной молвы

Онъ не склонять и послѣ головы. Умъть онъ помнить, кто его обидѣль, И потому отца возненавидъль. LXIX.

Великій гржхъ!.. Но чёмъ теплёе кровь, Тёмъ раньше зрёють въ сердий безпокойномъ Всй чувства—злоба, гордость и любовь, Какъ дерева подъ небомъ юга внойнымъ. Шалунъ мой хмурилъ маленькую бровь, Встрёчаясь съ нёжнымъ папенькой; отъ взгляда

Онъ вздрагиваль, какъ будто бъ капля яда Дилась по жиламъ. Это, можетъ-быть, Смъшно,—что жъ дълаты—онъ не могь лю-Какъ любять вей гостиныя собачки, [бить, За лакомство—побон и подачки.

LXX.
Онъ былъ дитя, когда въ тесовый гробъ Его родную съ ийньемъ уложили.
Онъ помнилъ, что надъ нею черный попъ Читалъ большую книгу, что кадили, И прочее... и что, закрывъ весь лобъ Большимъ платкомъ, отецъ стоялъ въ мол-И что, когда послъднее лобзанье [чаньи, Ему велъли матери отдать,

То сталъ онъ громко плакать и кричать, И что отецъ, немного съ нимъ поснора, Велълъ его посъчь... конечно, съ горя. LXXI.

Онъ не ималь ин брата, ни сестры, И тайныхъ мунъ его нивто не вадалъ. До времени отвыкнувъ отъ игры, Онъ жадному сомнанью сердце предалъ, и, презравъ датства милые дары, Онъ началъ думать, строить міръ воздушный И въ немъ терался мыслію послушной. Таковъ средь океана островокъ: Пусть хоть прекрасенъ, сважъ, но одиновъ; Ладьи къ нему съ гостами не пристанутъ, Цваты жъ на немъ незнаемы увянутъ... LXXII.

Онъ былъ рожденъ подъ гибельной звъздой, Съ желаньями безбрежными, какъ въчность. Они такъ часто спорили съ душой И отравили лучшихъ дней безпечность Они летали надъ его главой, Какъ царская корона; но безъ власти вънецъ казался бременемъ, и сграсти, Впервыя пробудясь, живымъ огнемъ Прожгли алтарь свой, не найдя кругомъ Достойной жертвы, — и въ пустынъ свъта На дружный зовъ не встрътилъ онъ отвъта. LXXIII.

О, если бъ могъ онъ, какъ безплотный духъ Въ вечерній часъ сливаться съ облаками, Склонять къ волиамък пручимъ жадный слухъ И долго упиваться ихъ ръчами, И обнимать ихъ перси, какъ супругъ,— Въ глупи степей дышать со всей природой Однимъ дыханьемъ, жить ел свободой!

О, если бъ могъ онъ, въ молнію одъгь, Однимъ ударомъ весь разрушить свъть!... Но, къ счастію для васъ, читатель милый, Онъ не быль одаренъ подобной силой. LXXIV.

Я не берусь внолив, какъ психологь, Характеръ Саши выставить наружу И векрыть его, какъ съ трюфлями инрогь, Скоръй судей молчансемъ и принужу Къръшенію... Пусть судъ ихъ будеть строга Пусть журналисть всевъдущій хлопочеть. Зачъмъ тотъ плачеть, а другой хохочеть! Пусть скажеть онъ, что бъсомъ одерживь Быль Саша, —я и туть согласенъ съ нивь, Хоти, божусь, пріятель мой, повъса, Вабъсиль бы иногда любого бъса. LXXV.

Его учитель чистый быль французь, Marquis de Tess. Педанть полузабвенный, Имъль онъ длинный носъ и тонкій вкусь П потому браль деньги преисправно. Покорный рабъ губернскихъ дамъ и музь, Онъ сочиналь сонеты, хоть порою По часу бился съ риемою одною; Но каламбуровъ полный лексиконъ, Какъ талисманъ, носиль въ карманъ онъ, И, бывъ увъренъ въ дамской благодати, Не размышлялъ, что истати, что не кстати, LXXVI.

Его отеңъ богатый быль маркизт, По жертвой сталь народнаго волненья: На фонаръ однажды онъ повисъ, Какъ было въ модъ, вмъсто украшены. Пріятель нашъ, парижскій Адонисъ, Оставивъ прахъ родителя судьбинъ, Не поклонился гордой гильотинъ: Онъ молча проклидъ вольность и народъ, И натощакъ отправился въ походъ, И, наконецъ, едва живой отъ муки, Примелъ въ Россію попирять науки.

И Саша мой любиль его разсказь Про сборища пародныя, про шумный Напорь страстей и про последній чась Венчаннаго страдальця... Надъ безумной Парижскою толною много разъ Носилося его воображенье: Тамъ слышаль онъ святыхъ головь падене, Межъ темъ какъ нищихъ буйный миліонъ Кричалъ, смёнсь: «да здравствуетъ законъ!» И, въ недостаткъ хлъба или злата, Просилъ одной лишь крови у Марата. LXXVIII.

Тамъ видълъ онъ высокій эшафоть, Прелестная на звучныя ступени Всходила женщина... Слъды заботь, Слъды живыхъ, но тайныхъ угрызеній Видифлись на лицъ ен. Народъ Рукоплескаль... Воть кудри золотыя Посыпались на плечи молодыя;

Воть голова, носившал вънець, склониласи на плаху... О, Творець! Одумайтесь! Еще моменть, алогия!.. И голова отторгнута оть шеи... LXXIX:

И кровь съ тъхъ поръ ръкою потекла, и загремъла жадная съквра...

И ты, поэтъ, высокаго чела

Не уберегь! ') Твол живая лира
Напрасно по вселенной разнесла
Все, все, что ты считалъ своей душою—
Слова, мечты съ надеждой и тоскою...
Напрасно!.. Ты прошелъ кровавый путь,
Не отомстивъ, и творческую грудь
Ни стихъ язвительный, ни смъхъ холодный
не посътилъ—и ты погвоъ безплодно...

LXXX.

И Франція упала за тобой Къ ногамъ убійцъ, бездушныхъ и начтожныхъ.

Нинто не смъль возвысить голось свой; Изъ мраба мыслей гибельных и ложных в Никто не вышель съ твердою душой, — Межь тъмъ, какъ втайнъ взоръ Панолеона Ужь зръль ступени будущаго трона... И въ этомъ тонъ могъ бы продолжать, Но истина—не въ модъ, а писать О томъ, что было двъсти разъ въ газетахъ, смъщно, тъмъ болъ о такихъ предметахъ! LXXXI.

Кълому же и совсьмъ не моралисть,— Ни блага въ зля, ни зла въ добръ не вижу.

И назачу не дамъ похвальный листъ
И клеветой героя не унижу.—

Ни плескъ восторга, ни насмяния свистъ
Не созданы для мертвихъ. Царь, нль воинъ
Хоть похвалы порою и достоинъ.
Но отъ кадильницъ выма и свичей
Не каждому здоровилось, ей-ей!
И, длиннымъ одамъ виемля, поневолъ
Зъвалъ кто въ комнатъ, кто на престоль

LXXXII.

Я прикажу, кончая дин мои, Отнесть мой трупть въ пустыню и высокій курганть надъ нимъ насыпать и—любви Символть ненарушимый—одинокій Поставить кресть: быть-можеть издали, когда туманть протянется въ долинъ, и сводь небесть взбунтуется, къ вершинть Гостепріимный инщій пъшеходъ Его замътить, медленно придетъ и, отряхнувни посохъ безнадежиты, вздохнеть о жизни будущей и прежией—LXXXIII.

И проклинеть, склонясь на кресть святой, Людей и небо, время и природу,— И проклинеть грозы безсильный вой И пылкихъ мыслей тщетную свободу.—

Но нъгъ, къ чему мий слушать плать людекой? На что мий черный вресть, курганъ, гребница? Пусть отдадугъ меня стихіямь! Птана

Пусть отдадуть меня стихіямы Птаца Я звърь, отопь и вътерь, и земля— Раздълять прахь мой, и душа мол Съ душой вселенной, какъ эфирь съ эфи-Сольется и развъется надъ міромы. [ромъ, LXXXIV.

Пускай отъ сердна, полнаго тоской И желчью тайныхъ, тщетныхъ сожальній, Подобно чашть, ядомъ налитой, Слъдонъ не остается... Безъ волненій, И, выпинъ ядъ по напль, им одной Не уроналъ; по люди не видали Въ моенъ лицъ ни страха, ни печали, И говорили хладно: онъ привыкъ. И съ той поры я облиль свой язымъ Тънъ самымъ ядомъ, а но праву мести Сталъ унижать толиу подъ видомъ лести LXXXX

Но совержимь скорбе переходь,—
Вновь обратимся къ намему герою,
до этихъ норъ онъ не каках заботь
Житейскихъ, и невинною душою
Искалъ страстей, какъ пиши. Данный годъ
Провелъ онъ ередь тетрадей, кингъ, встограмматикъ, географій и теорій [рій,
Зевхъ философій міра. Пать системъ
Инбаль маркизъ, а на вопросъ: затымъ?
Онъ отвечаль вамъ гордо и свободно:
«Monsieur, c'est men affaire»—такъ мив.
угодно!

#### TAXXAL

Но Сана не внималь его словамь, — Разсванно въ теградув надь строками Его рука чертвла здъсь и тамъ Какой-то женскій профиль, и очами, Горящими полобно двумъ звіздамъ, Онъ долго на него вапраль и ніжно Вадыхаль онъ и храниль его прилежно между листовъ, какъ тайный милый кладь, Залогъ надеждъ и будущихъ наградь. Такъ прячуть нногда сухую травку, Перо, записку, лекту иль булавку... LXXXVII.

Но кто жъ она? Что подкам ей векружить Неопытную голову, впервые Сердечный мірь дыханьемъ возмунть И взволновать надежды отневыя? Къ чему?.. Онъ слишкомъ молодъ, чтобъ люидя во слъдъ извъстнаго Фоблаза. [бить, Ето любовь, какъ снътъ вершинъ Кавказа. Чиста, —тепла, какъ небо южныхъ странъ... Ему ль платить обманомъ за обманъ?... Но кто жъ она? — Не модная вертунка, А просто дочь буфегчика, Маврушка... LXXXVIII.

И Саша быль четырнадцати лъть.

Авдрей Шење.

Онъ привыкалъ, -- скажу вамъ подъ секре-

Хоть важности большой во всемъ томъ нътъ,-

Толкаться межь служанокъ. Часто лътомъ, Когда луна бросала томный свътъ На тихій садъ, на сводь густыхъ акацій, и съ шепотомъ толна домашнихъ грацій Въ аллев кралась, - легкою стопой Онъ догонялъ ихъ пошутить порой. Его невинность, - вы поймете сами, -Въдь не могла расти съ его годами. LXXXIX. .

Но между вихъ онъ отличалъ одну: Въ ней было все, что увлекаетъ душу, Волнуетъ мысли и мъщаетъ сну Но я, друзья, покой вашъ не нарушу И на портреть накину нелену. Ее любилъ мой Саша той любовью, Которая по жиламъ съ юной кровью Течеть огнемъ, клокочетъ и кипитъ; Боролись въ немъ желаніе и стыдъ; Онъ долго думаль, какъ въ любви отпрыться,--

Въдь надобно жъ на что нибудь ръшиться.

И мудрено ль? Четырнадиати лътъ Я самъ страдаль отъ каждой женской ножки, За каждую отдаль бы цълый секть, Я цъловаль следы ихъ по дорожев. Волнующихся персей нажный пвать И алыхъ устъ горячее дыханье Во миз рождали чудное желанье; Я трепеталь, когда моя рука Атласныхъ плечъ васалася слегва, Но лишь въ мечтахъ видалъ я безъ покрова Все, что для васъ, конечно, ужъ не ново... XCL.

Онъ потерялъ и сонъ, и аппетитъ, Молчить весь день и часто бредить ночь; По корридору бродить и грустить И ждеть, чтобъ показалась Евы дочь, Чтобъясный взоръмелькнулъ... Суровый видъ Принявъ, онъ иногда улыбкой хладной Отвътствовалъ на взоръ ел отрадный И чувства подавляль онь, какъ раба! А съ сердцемъ страхъ невыгодна борьба!.. Итакъ, мой Саша кончилъ съ нимъ возиться и положиль съ Маврушей объясниться.

XCII. Случилось это латомъ, възнойный день. По мостовой широкими клубами Вилася пыль. Отъ трубъ высокихъ тань Ложилася на крышахъ полосами, и паръ съ камней струился. Сонъ и лънь Вполит Симбирскомъ овладъли; даже Волна катилась медленный и глаже Въ саду, въ бестдит темной и сырой, Лежаль полураздытый нашь герой И размышляль о тайнт единенья

Двухъ душъ, —предметъ, достойный размын-XCIII.

Вдругъ слышить онъ направо, за кустои. Сирени, шорохъ платья и дыхавье Волнующейся груди, а потомъ Чуть внятный звукъ, похожій на лобзанье Какъ Сашъ быть? Забилось сердце въ немъ Запрыгало... Безъ дальнихъ опасеній Онъ сквозь кусты пустился легче тынк Трещать и гнутся вътви подъ рукой, И вдругъ предъ нимъ съ Маврушкой моловой Обнявшійся въ тъни цвътущей вишни. Иванъ Ильичъ... [Прости ему Всевышвій] XCIV.

Увы, покоясь на травѣ густой.

Оставивъ туть обманутую діву, Какъ Аріадну, преданную гизву. XCV.

И есть за что, не спорю... Между тымь Что дълаль Саша? — Съ неподвижнымъ взгля-Какъ бълый мраморъ холоденъ и нъмъ, [домъ, Какъ Аббадона грозный новымъ адомъ Напуганный, но помнящій эдемъ, Съ поникшею стояль онъ головою; И на челъ, наморщенномъ тоскою. Качались тини трепетныхъ вытвей... Но вдругъ ударъ проснувшихся страстей Перевернуль неопытную душу И онъ упаль, какъ съ неба, . . . XCVI.

Упаль [прости невинность!..] какъ зийя Маврушу првико обилль онъ руками, То холодья, то какъ жаръ горя, Неистово винася въ нее устами И—оўезумыть... Небо и земля Слились въ туманъ. Мавруша простонала И улыбнулась; какъ волна вставала И унадала грудь, и томный взоръ, Какъ надъ ръкой безлучный метеоръ, Блуждаль вокругь безь пьли, безь предмета, Боясь всего: людей, деревъ и свъта... XCVII

Теперь, друзья, сважите напрямикъ, Кого винить?.. По-мић, всего прекрасићи Сложить весь гръхъ на чорта, — онъ привыкъ нъ напраслина; къ тому же безопаснъй Рога и когти, чемъ иной языкъ .. Итакъ, замътимъ мы, что духъ незримый, Но гордый, мрачный, злой, неотразимый Ни ладаномъ, ни бранью, ни крестомъ, Играль судьбою Сани, какъ мячомъ, И, следуя пустейшему капризу, Кидаль его то вкось, то вверхъ, то книзу. XCVIII.

Два мѣсяца прошло. Во тьмѣ ночной, На цыпочкахъ по лъстницъ ступая,

Слегка платокъ накинувъ шерстяной. явилась въ Сашъ дъва молодая; Задувъ лампаду трепетной рукой. Держась за спинку шаткую кровати, Она искала жаркихъ тамъ объятій 

............. Тяжелый вздохъ изъ груди вырывался И съ жгучимъ поцълуемъ онъ сливался. XCIX.

Казалось, рокъ забылъ о нихъ; но разъ, --Не помню я, въ который день недъли,-Ужъ пролетьль свиданья часъ, а Саша все одинъ былъ на постели. Онь сыль из окну въ раздумын. Тихо гасъ На блідномъ сводії місяць серебристый И неподвижно бахромой волнистой Вопругь его висъли облака. Премало все, лишь въ окнахъ иногда Являлась свъчка, силуэть рубчатый Старухи, изъ картинъ Реморандта взятый,

Мелькая, рисовался на стеклъ И исчезалъ. На площади пустывной, Какъ чудный путь въ неведомой земль, Лежала тынь оть колокольни длинной, И даль сливалась въ синеватой мглъ Задумчивъ Саша... Вдругь скрипнули двери. И вы бъ сказали — поступь райской пери Послышалась. Невольно нашъ герой Вздрогнулъ. Предъ нимъ, озарена луной, Стояла дъва, опустивши очи, Бладиће той луны-парицы ночи...

И онъ узналъ Маврушу. Но-Творецъ!-Какъ измънилось нъжное созданье! Казалось, тъло изваллъ ръзецъ, А Богъ вдохнулъ не душу, но страданье. Она стоить, вздыхаеть, наконецъ Подходигь и холодными руками Хватаегъ руку Саши, и устами Прижалась въ ней, и слезы потекли Все больше, больше и, казалось, жгли Ея липо.. Но кто не зрълъ картины-Раскаянья преступной Магдалины? CH.

И кто бы смъль изобразить въ словахъ, Что дышеть жизнью въ краскахъ Гвидо-

Гляжу на дивный холсть: душа въ очахъ, И мысле одна въ душъ,-и на колъни Готовъ упасть, и непонятный страхъ, Какъ струны лютни, потрясаетъ жилы, П слышниь близость чудной тайной силы, Которой въ мірѣ въруеть лишь тогь, нто, какъ въ гробу, въ душт своей живетъ, кто терпить всь упреки, всь печали, Чтобъ геніемъ глуппы его назвали. CIII.

И долго молча плакала она.

Разсыпавшись на кругленькія плечк, Ея власы отжали, какъ волна. Лишь иногда отрывистыя речи. Отзывъ того, чамъ грудь была полна, Блуждали на губахъ ел; но звуки Исиће были словъ... И голосъ муни Мой Саша пональ, какъ языкъ родной; Къ себъ на грудь привлекъ ее рукой И не щадиль ни нъжностей, ни ласки, Чтобъ поскорће осушить ей глазки. CV.

Онъ говорилъ: «Къ чему печаль твоя? Ты молода, любима, -- гдв жъ страдавье? Въ твоихъ глазахъ-мой міръ, вси жизнь

И рай земной-въ одномъ твоемъ лобзавъъ... Быть-можеть, злобу хигрую тан, Какой-нибудь... Но нъть! И кто же смъеть Тебя обидъть? Мой отецъ дряхльсть, Французъ давно не годенъ викуда... Ну, полно! Слезы прочь, и сядь сюдя! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"Послушайте, я здъсь въ послъдній разъ. Превебретла опасность, наказанье, васъ. Стыдъ, совъсть - все, чтобъ тольке видъть Поцъловать вамъ руку на прощанье П выманить слезу изъ вашихъ глазъ. Не отвергайте бъдную, - довольно Ужъ и терплю, — за что же?... Сердце вольне. Иванъ Ильичъ проведаль отъ людей Завистливыхъ... Бсе Банька вангъ, злодъй, Черезъ него я гибну... Все готово! |слово! Моло... о, киньте мић хоть взглядь, хоть

«Для вашего отда впервые я Забыла стыдь, —гдъ у рабы защита? Грозиль онъ ссылкой, Богь ему судья! Прошла педъля, бъдная забыта... А все любить другого ей нельзи. Вчера меня обидными словами Онъ разбранилъ... Ио что же передъ вами?-Раба, игрушка!.. Точно, день, два, три Мила, а тамъ? – пожалуй, хоть умри!... Тугь началися слезы, восклицаныя, Но Саша ихъ оставилъ безъ вниманья. OVII.

"Ахъ, баривъ, баринъ! вижу я, понять Не хочешь ты тоски мосй сердечной!.. Прощай, тебя мет больше не видать, За то ужъ помнить буду въчно, въчно... Впновны оба, миз жъ должно страдать. Но, такъ и быть, целуй меня въ грудь, въ

Целуй, где хочень, для последнен ночи!.. Чамъ свать меня въ нибитка увезуть На дальній хуторъ, гдъ Маврушу ждугь Страданыя, мужъ съ косматой бородою... А ты? — Ведохнешь и слюбинься съдругою!" CVIII.

Она заплакала. Такъ, или нѣтъ
Пагнанница младая говорила,
Л утверждать не смѣю; двухъ, трехъ лѣтъ
Лостаточна губительная сила,
Чтобы святѣйшихъ словъ загладить слѣдъ.
А тотъ, кто разсказалъ мнѣ повѣсть эту—
Его ужъ нѣтъ... Но что за нужда свѣту?
Пе вѣры я ищу,—я не пророкъ,
Хоть и стремлюсь душою на Востокъ,
Гдѣ свины и вино такъ нынѣ рѣдки,
И гдѣ, какъ пишутъ, жили наши предки!
СІХ.

Она замолкла, но не Саша: онъ Кипъль противь отца негодованьемъ; "Злодъй! Тиранъ!"— и тысячу именъ, Такихъ же милыхъ, съ истиннымъ внимань-Онъ расточалъ ему. Но счастъп сонъ, [емъ, Какъ ни бранись, умчался невозвратно... Уже готовъ быль юноша развратный Въ послъдній разъ...

. . . . . какъ вдругъ, — о, Провидънъе! – СХ:

Ударь ногою съ трескомъ растворилъ Стеклянной двери объ половины И ночника лучъ блёдный озарилъ Живой скелетъ вошедшаго мужчивы. Казалось, въ страхъ съ ложа онъ вскочилъ, — Растрепанъ, босикомъ, въ одной рубашкъ, — Вошелъ и строго обратился къ Сашкъ: "Eh bien, monsieur, que vois-je?" — Ah, с'est vous!"

"Pourquoi ce bruit? — Que faites vous donc?"—, ...."
И мольны такъ (пускай простить мых муза).

и моленвъ такъ (пускай простить миж муза), Однимъ тузомъ онъ выгналъ вонъ француза СХІ.

И вследь за нимъ, какъ лань кавказскихъ Изъ комнаты пустилася бедняжка, [горъ, Не распростясь, но кинувъ нежный взоръ, Закрывъ лицо руками. Долго Сашка Не могъ унять волненья сердца. "Вздоръ.— Шенгалъ онъ, —вздоръ: любовь—не жизна!"

Подернувъ тучки блескомъ перламутра, Ужъ начало заглядывать въ окно, Какъ милый гость, ожиданный давно, А на дворъ, унылый и докучный, Раздался колокольчикъ однозвучный. СХИ.

Къ окну въ волненън Саша подобжалъ. Разгонныхъ тройка у крыльца большого. Воть сълъ ямщикъ и возжи подобралъ; Воть чей-то голосъ: "Что же, все готово?"— "Готово" — Еоть садитси... Онъ узналъ: Она!. Въ чещф, платкомъ окутавъ шею, Съ обычною улыбкою своею, Ему кивнула тихо головой

И сприталась въ кибитку. Бичь лакой Вявился. "Пошель!"... Колеса застучали и въмить... Но что намъ до чужой печад: СХИИ.

Давно-ль?.. Но дътство Саши протекъ Я разсказалъ, что знать вамъ было нуждо Онъ сталъ съ отномъ браниться: не меты И быть иначе—нъжностью наружноя Обманывать онъ нечиталъ за ало, За низость,—но правдивой мести знави Онъ не щадилъ (хоти бъ дошло до драга) И потому родитель, разсчитавъ, Что укрощать не стоить этоть правъ, Сынка, рыдзя, какъ мы већ умфемъ, Послалъ въ Москву съ французомъ и лавеем СХІУ.

И тамь проказникь быль преперучень Старухв-тегкв самых строгихь правиль Светь утверждаль, что резвый Купидовь Ее красивть ин разу не заставиль. Она была одна изь тёхъ княжень, Которыя, страшась свитого брака, Не смеють дать решительнаго знава. И потому въ сомивным ждуть да ждугь, Нокуда ихъ на висть не позовуть, Потомъ остатокъ жизни, какъ умеють, За картами клевещуть и желтыоть.

СХУ.

Но иногда какой-инбудь лакей, Усердный, честный, върный, осторожный имън входъ къ владычинъ своей во всякій часъ, съ нокорностью возможной въ уютной спальнѣ замъняеть ей служанку, то-есть грѣсть одѣяло, подушки, руки, ноги... Развѣ мало подъ мракомъ ночи дѣлается дѣлъ. Которыхъ знать и чорть бы не хотѣлъ. И если бы хоть разъ онъ быль свидѣвем, Какъ сладко синть сѣдая добродѣтель!

Шалунъ быльотданъ въ модный пансівеь, Гдѣ много пріобрѣль прекрасныхъ правиль Сначала пристрастился къ книгамъ овъ, но скоро ихъ съ презрѣніемъ оставиль. Онъ увидаль, что дружба, какъ ноклонъ—Двусмысленная вещь; что добрый малый—Товарищъ скучный, тагостный и вилый; что умный—и забавнѣй и сносиъй, чъмъ тысяча услужливыхъ друзей и потому (считая только явиыхъ) [пыхъ] Онъ нажилъ въ мѣсянъ сто враговъ забав-

И списокъ ихъ, какъ наматникъ святой, На двухъ листахъ, раскращенныхъ отличю, Носилъ всегда окъ въ книжкъ записной, Обвернутой атласомъ, какъ прилично. Съ стальнымъ замкомъ и розовой каймой. Любилъ онъ заговоры злобы тайной Разстроить словомъ, будто бы случайно; Любилъ враговъ внезанно удивлять, На прикъ и брань—насмъшкой отвъчать, изь, притворясь разсъяннымъ невъждой, Ласкать ихъ долго тщетною надеждой. СХУИИ.

Нзъ пансіона скоро вышель онъ, Наскуча все твердить азы да буки; И, наконень, въ студенты посвищенъ, Вступиль надменно въ евътлый храмъ науки. Святое мъсто! помню я, какъ сонъ, Твои каоедры, залы, коридоры, Твоихъ сыновъ запосчивые споры: О Богъ, о вселенной и о томъ, Какъ съ чаемъ пить иль просто голый ромъ, — Ихъ гордый видъ предъ гордыми властямя, ихъ сюртуки, висящіе клочками. СХІХ.

Бывало, только восемь быть часовь, Но мостовой валить народь ученый Кто ночь провель съ ламнадой средь трудовъ, Кто въ грязной лужѣ, Вакхомъ упоенный; Но всѣ равно задумчивы, безъ словъ Текутъ... Пришли, шумятъ... Профессоръ плинвый

Напраено входять, кланяется чинно,— Онь книгу взяль, раскрыль, прочель,—шу-Уходить,—втрое хуже. Сушій адь!.. [мять; По сердну Сашть жизнь была такая, II этоть адь считаль онъ лучше рал. СХХ.

Пропустимъ года диа... Я не хочу Въ одинъ пріємъ свою закончить новъсть. Читатель знасть, что я съ нимъ шучу, И потому моя спокойна совъсть, хоть, признаюся, много пропущу Событій важныхъ, новыхъ и чудесныхъ. Но часъ придеть, когда, въ предълахъ тъс-не заключенъ и не спъща впередъ, [пыхъ чтобъ совратить унылый эпизодъ, — Я снова обращу вниманье ваше На тѣ года, потраченные Сашей...

СХХІ.
Теперь героевъ разбудить пора,
Пора привесть въ порядокъ ихъ одежды.
Вы вспомните, какъ сладостно вчера
Въ обънтьнхъ нѣги и живой надежды
Уснула Тираа? Рѣзвый бѣгъ пера
Я не могу удерживать серьезно,
И потому она проснулась поздно...
Растрепанные волосы назадъ
Рукой откинувъ и на свой нарядъ
Взглинувъ съ улыбкой сонною, сначала
Она довольно долго пояѣвала.

СХХИ.

На ней намято было все, и грудь Хранила знаки пламенныхъ лобааній. Она спъщитъ лицо водой сплеснуть И кудри безъ особенныхъ стараній На голов'я гребенкою заткнуть; Потомъ сорочку скинула, небрежно Водой обмыла станъ свой бълосн'яжный...

Опять свіжа, какъ нерсикъ молодо? И, на плечи канотъ накинувъ свог, Илънительна безпечной наготою, Она подходить къ нашему герою. СХХИI.

Садится въ изголовые и потомъ
На соннаго студеной влагой плещеть.
Онъ поднался, кидаетъ взоръ кругомъ
й видить, что пора: свътелка блещеть,
Озарена роскошнымъ зимнимъ днемъ,
Замерзинхъ оконъ стекла серебрится;
Въ лучахъ имлинки свътлыя вертитея;
Упругій снътъ на улицъ хрустить,
Иодъ тяжестью полозьевъ и копытъ,
И въ городъ, что мяз всегда досадно,
Колокола трезвонять безпошадно.

Прелестный день! Какъ имиенъ Божій Какъ небеса лазурны!. Торониню јевъть! Вскочиль мой Саша Воть ужь онъ одъть! Атласный галстукъ повизаль льнию, Съ кудрей ночныхъ восторговъ сгладиль слукть.

Лишь онневатый вёнчикъ подъ глазами Изобличаль его . По, между нами, Сказать тихонько: это—не порокъ. У наимихъ дамъ найти бъ его и могъ, хоть между тёмъ ручаюсь головою, что ихъ невиний нѣту подъ луною.

Изъ комнаты выходить нашъ герой
И, пробиралсь длиннымъ коридоромъ,
Онъ видить Катерину предъ собой,
Привътствуеть ее холоднымъ взоромъ
И мимо. Воть онъ въ комнатъ другой:
Воть стуль съ дрожащей ножкою и ридомъ
Кровать; на ней, закрыта.....
Хранить Параша, отвернувъ апцо.
Онъ илащь надъль и вышелъ на крылыг,
И нелъдъ за нимъ несутел восклицанья,
Чтобы не смъль забыть онъ объщанья.

Чтобъ приготовиль модный овъ нарадъ Для бъдной, мялой Тирзы, и тавъ далъ. Сказать ли, этой выдумкт былъ радъ Проказинкъ мой: въ театръ, въ нестрой залъ Замътятъ ли невинный маскарадъ? Зачъмъ еврейку не утънить тайно, Зачъмъ толиу не наизать случайно Преаръньемъ гордымъ всъхъ ен причудъ? И что молва? — Глупцовъ криклиный судъ, Коварный шенотъ злой старухи, или [рили: Два—три намека въ польскомъ иль въ кад-

Ужъ Саша дома. Къ тегкъ входить онъ. Небрежно у нея цълуеть руку Чъмъ кончился вчеращній вашъ бостонь? И бъ не ръшился на такую скуку, Хотя бы миъ давали милліонъ. Канъ навин вубы?. А Фидельна гдъ же?

Она являться стала что-то р'кже. Ей надоблъ нашъ модный кругъ, — увы, Какая жалость!.. Знаете ли вы, На этихъ дияхъ мы жденъ къ себ'в комету, Которая несеть погибель свъту?.. СХХУИІ.

И по двломъ, въдь новый магазинъ Открылся на Кузнепкомъ,—не угодно ль Вамъ посмотръть? Тамъ есть мамзель Abine, Monsieur Dupré, Durand, французъ природтенерь купенъ, а бывшій дворянинъ; [вый, Тамъ есть мадамъ Агтанді; тамъ есть суб-Галснаих—плутовка, смуглая кокетка! [ретка Вся молодежь вокругь нея вертится. Ей-Богу, все равно мнъ, что случится! И по одной значительной причинъ И только зритель въ этомъ магазинъ. СХХІХ.

«Причина эта воть — мой кошелекь:
Онъ пусть, какъ голова француза, — малость истратилъ я; но это мић урокъ —
Пънить дешевле вътреную палосты »
И, притворясь печальнымъ, сколько могъ, Палунъ склонился къ теткф, два — три раза Вздохнулъ, чтобъ удалась его проказа.
Тихонько ларчикъ отперевъ, она Заботливо дорылася до дна
И вынула три бъленькихъ бумажки.
И... вы легко поймете радость Сапки.
СХХХ.

Когда же онъ пришель въ свой кабинеть, То у дверей съ недвижностью примърной, Въ чалмъ пунновой, щегольски одъть, Стоялъ арапъ, его служитель върный Покрыть, какъ лакомъ былъ чугунный цвътъ Его лица, и рядъ зубовъ перловыхъ, И блескъ очей открытыхъ, но суровыхъ, Когда смъялся онъ, иль говорилъ, Невольный страхъ на душу наводилъ, И въ голосъ его, инымъ казалось, Надменностью безсильной отзывалось

СХХХІ.

Союзъ довольно странный заключенъ Межъ имъ и Сашей былъ. Ихъ разговоры Казалисл таинственны, какъ сонъ; Вдвоемъ, бывало, ночью, точно воры, Уйдуть и пропадають. Одаренъ Восбраженьемъ бойкимъ, нашъ пріятель Восточныхъ словъ былъ страстный обожа-И потому "Зафиромъ" нареченъ — тель, Его аранъ. За нимъ повсюду онъ, [же? — Какъ мрачный приаракъ, слъдовалъ, и что Всъ восхищались этой скверной рожей!

«Зафиру» Сашка что-то прошенталъ Зафиръ кивнулъ курчавой головою; Блеснувъ, какъ рысь, очами, денегъ взялъ Изъ бълой ручки черною рукою; Онъ долго у дверей еще стоялъ И говорилт все премя, по несчастью,

На языкъ чужомъ и тайной страстью Одушевленъ казался. Между тъмъ, Облокотясь на столъ, задумчивъ, нъмъ, Герой печальный моего разсказа Глядълъ на африканна въ оба глаза. СХХХИІ.

И, наконецъ, овъ подалъ знавъ рукой, П тотъ исчезъ быстръи китайской тън. Проворный, хитрый, съ сълою душой, Онъ жилъ у Саши, какъ служебный генія, Домашній духъ (по-русски домовой), Какъ Мефистофель, быстрый и послушный, Онъ исполнять безмолвно, равнодушно, Добро и зло. Ему была законъ Лишь воля господина. Въдаль онъ, Что, кромф Саши, въ искломъ Божьемъ мірф Никто, никто не думаль о «Зафирф»

Однако были дни давнымъ-давно, Когда и онъ, на берегу Гвинеи, Имълъ родной шалашъ, жену, пшено и ожерелье красное на шеъ,— и мало ли?.. О, тамъ онъ былъ звено Въ цъни семей счастливыхъ!.. Тамъ пустым Осталась неприступна, какъ святыня. И нальмы тамъ расгуть до облаковъ, и пъна водъ бълъе жемчуговъ. Тамъ жгугъ лобаянъя и произаютъ очи, и перси дъвъ чериъй роскошной ночи.

Но родина и вольность, будго сень, Въ туманъдальнемъ скрылись нерозвратие... Въ изпахъ желъзныхъ пробудился онъ. Для дикаря все было непонятно— Блестащихъ городовъ и шумъ, и звонъ. Такъ облачко, оторвано грозою, Бродя одно педъ твердью голубою, Куда пристать не знаетъ; для него Все чуждо—солнце, міръ и шумъ его. Ему обидно общее веселье,— Оно, нахмурясь, прячется въ ущельть.

О, я люблю густын облака,
Когда они толиятся вадъ горою.
Какъ на хребтъ стального пишака
Колеблемыя перьа! Подъ грозою,
Въ одеждахъ зологыхъ, издалека
Они текутъ безмолвнымъ караваномъ
Ш, наконець, одътын туманомъ,
Обнявнись, свившись, будто куча змѣй,
Безпечно дремлютъ на скалъ своей.
Настанетъ день, — ихъ вътеръ вновь уноситъ!
Куда, зачѣмъ, откуда? — кто ихъ спроситъ!

СХХХУП.

И посль нихъ на свътъ нътъ следа,
Какъ отъ любви поэта безнадежной,
Какъ отъ мечты, которой никогда
Онъ не открылъ вниманью дружбы нъжной.
И ты, чья жизнь, какъ бъглая звъзда;
Промчалася неслышно между нами,

Ты мукъ своихъ не выразиль словами, — Ты не хотълъ насмѣники выпить идъ, Съ улыбкою притворной, какъ Сократъ; И, не разгаданъ глупою толною, Ты умеръ чуждый жвани. Миръ съ тобою! СХХАVIII.

И миръ твоимъ костямъ! Овъ ствиотъ, Покрытыя одеждою военной... И сумраченъ, и тъсенъ твой приютъ, и ты забытъ, какъ часовой беземънный. Но что же дълать? — Жди, авось придутъ, Быть-можетъ, кто-нибудь изъ прежнихъ братій.

Какъ знать, земля до молодыхъ объятій Охотняца... Отвътствуй мнф. пъвецъ, Куда умчался ты?.. Какой вфисцъ На головъ твоей? И все ль, какъ прежде, Ты любишь насъ и въруещь надеждь? СХХХІ.

И вы, вы всё, которымь столько разъ я подносиль пріятельскую чашу— Какая буря въ даль умчала васъ? Какая цёль убила юность вашу? Я здёсь одинъ. Святой отонь погасъ на алтарѣ моемъ. Желанья славы, Какъ призракъ, разлечѣлися. Вы правы, Я не рожденъ для дружбы и пировъ... Я въ мысляхъ вѣчный странникъ, сынъ ущелій и свободы, и, не зная [дубровъ, Гнѣзда, живу какъ птичка кочевая.

Я для добра быль прежде гибнуть радь, но за добро платили мив презръньемъ; и пробъжаль пороковъ длинный рядь—Ипресыщенъбыль горимимъ наслажденьемъ... Тогда я хладно посмотръль назадъ: Какъ съ свъжаго рясунка, сгладиль краску Съ картины прошлыхъ дней, вздохнулъ и маску

Надвать, и буйнымъ смъхомъ заглушилъ Слова глунцовъ, и дерзко ихъ казнилъ, И, грубо пробуждая ихъ безпечность, Насмъщливо указывать на въчность.

О, въчность, въчность! Что найдемъ мы Залеземной границей міра? — Смутный, [тамъ Безбрежный океань, гдъ нёть въкамъ названьи и числа; гдъ, безпріютны, Блуждають звъзды вслідь другимъ звъззаброшенъ въ ихъ нъмые хороводы, [дамъ. Что станеть дълать гордый царь природы, Который върно созданъ всъхъ умнъй, Чтобъ пожирать растенья и звърей, Хоть между тъмъ (пожалуй, клисться стану) Ужасно самъ похожъ на обезьнау.

О, суста! И воть вашь полубогь— Вашь человыть: искусствомь завладжения Землей и моремь, — веймь, чемь только

Не въ силахъ онъ промить три два не биши Но полно! Злобный бъсъ меня завель Въ такіе толки, ибкъ нашъ — въкъ безбожавій;

Пожалуй, кто-набудь, шиюнь начгожный, мои слова прославить, и тогда Нельзя креститься будеть безь стыда И поневоль станешь лицемърить, Смъясь надъ тымь, чему желаль бы върить-СХІЛИ.

Блаженъ, кто вършъ счастью и дюбви, Блаженъ, кто вършъ небу и пророкамъ, — Онъ долголътенъ будеть на земли И дли сыновъ останется урокомъ! Блаженъ, кто думы гордыя свои Умълъ смирнъ предъ гордою толисю, И кто гръховъ тажелою шъною Не покупалъ шурцурнымъ устъ и глазъ. Жиныхъ, какъ жизнъ, и себлыхъ, какъ

Блаженъ, кто не склонить чела младого. Канъ бъдный рабъ предъ идоломъ другого!— СХТАУ

Блажевт, кто вырось въ сумракъ льсовъ, Какъ тополь дикъ и сейжъ, въ тъни зеле-Играющихъ и шенчущихъ листовъ, — [ной Подъ кровомъ скалъ, отбуда влючь студения По дву изъ кампей радужныхъ цектовъ Струей гремучей прыгаетъ, сверкая, И гдъ надъ инмъ береза въковая Стоитъ, какъ призракъ позднею порой, Когда едва кой-гдъ сучекъ гимаой Трещитъ вдали, и мракъ между вътвима Отвеюду смотритъ черными очами!

Блаженъ, кто носреди нагихъ степей Межъ диквии воспитатъ табунами, Кто пріученъ былъ на хребть коней, Косматыхъ, деганхъ, вольныхъ, какъ надъзлатыя облака, огъ раннихъ дией [нами Носиться, кто главой принавъ на гриву, Леталъ, подобно сумрачному диву, Черезъ пустыню, чувствовалъ, считалъ, Какъ мерно конь о землю ударалъ копытомъ звонкиятъ и впередъ землею упругой былъ кидаемъ съ быстротою.

Блаженъ!.. Его душа всегда полна Повзіей природы звуковъ чистыхъ; Опъ не усиветь вычернать до дна Сосудъ надеждъ; въ его кудрахъ волинстыхъ Не выглянетъ до время съдина; Онъ, въ двадцать лъть желающій чего-то, Не будетъ въчной одержимъ зъвотой, И въ тридцать лъть не кинетъ край родной Съ больною грудью и больной душой, П не ръшится отъ одной лишь скуки Писать стихи, марать въ чераилахъ руки, — СХЕУП.

Нав, трудись, какъ глуная овца,

Въ радахъ дворянства съ рабскимъ униже- И временемъ, и окна краской бълок Прикрывъ мундиромъ сердце подлеца, [ньемъ, Замазаны повсюду кистью смѣлой. Искать чиновъ, мирясь съ людскимъ преоръ-И поклоняться ивмиамъ до конца... | ньемъ, И чемъ же немецъ лучше славянина?-Не тъмъ ли, что куда его судьбина Ни кинеть, онъ вездъ себъ найдеть Отчизну и картофель?.. Воть народъ: За сильныхъ всюду, всемь за деньги служить, Слабфинкъ давить, быють его-не тужить. CXLVIII.

Профессорь важный -- каждый ихъ сапожникь! И смело вкривь и вкось глаголеть онь. Какъ Пиеія, возствъ на свой треножникъ, Кричить, шумить... Но что жь?-Онъ не ро-

Подъ нашимъ небомъ; наша степь святая Въ его глазахъ бездушныхъ-степь простая, Безь намятинковь славныхъ, безъ следовъ. Гдв-бъ могь прочесть онъ повысть тыхь въ-Которые съ ихъ грозными далами [ковъ. Унесены забвенія волнами...

### CXLIX

Кто недоволенъ выходкой моей, Тоть пусть идеть въ журнальную контору. Съ листомъ въ рукахъ, съ оравою друзей. И, въруя ихъ опытному взору, Печатаеть анавему, влодей!... Я кончиль.. такъ! Дописана страница. Лампада гаснеть... Есть всему граница-Наполеонамъ, бурямъ и войнамъ, Тѣмъ болѣе теривные и... стихамъ, Которые давно ужъ не звучали И варугь съ пера, Богь знаеть какъ, упали!.. конецъ 1-й главы.

## TAABA II.

Я не хочу, какъ многіе изъ насъ. Испытывать читателей теривные. И потому примусь за свой разсказъ Безъ предисловій. — Сладкое смятенье Въ душѣ моей, какъ будто въ первый разъ. . Говлю прыгунью риему и, потел. Въ досадъ призываю Асмодея: Какъ будто снова Богъ переселилъ Меня въ тъ дии, когда я точно жилъ,---Когда не зналъ я, что на слово младость Есть риема: гадость, а не только радость! france . . . . II.

Давно когда-то, за Москвой-ракой, На Пятницкой, у самаго канала, Заросшаго негодною травой, Выль домь угольный, и въ немь жизнь играла Межь ствиъ высокихъ... Онъ теперь пустой. Внизу живеть съ безаубой половиной Безмоленый дворникъ... Пылью, паутиной Объевшаны, какъ инеемъ, кругомъ Карнизы стынь, расписанныхъ огнемъ

III.

Въ гостиной есть диванъ и круглый стод На витыхъ ножкахъ, вражеской руков Исчерченный; но часъ ихъ не прише<sub>ль</sub> Они гніють незримо, лишь порою Скользить по нимъ играющій Эоль. Или еще крыло жильца развалинъ-Летучей мыши. Жалокъ и печаленъ Исчезнувшихъ пришельцевъ гордый след. Воть племя: всякій чорть у нихъ баронъ! Воть сабель ихъ рубцы, а ихъ ужь нать. Одинъ въ бою упалъ на штыкъ кровавый Другой въ слезахъ, безъ гроба и безъ славе IV.

Ужель никто изъ нихъ не добъжаль До рубежа отчизны драгоцінной? [сталь Нъть, прахъ Кремля къ подошвамъ ихъ пок-И русскій Богь отметиль за храмь свящев.

Сердитый Кремль въ огић ихъ принималь. И проводиль, пылая, свъточь грозный... Онъ озариль имъ путь въ стени морозней-И степь ихъ поглотила, и о томъ, Кто намъ грозилъ и пленомъ и стыдомъ. Кто надъ землей промчался, какъ комега, Сталь говорить съ насмъшкой голосъ свъта.

И старый домъ, куда привезъ я васъ Его паденья быль свидьтель хладный. На изразцахь кой-гдв встрвчаеть глазь Черты карандаша, стихи, и жадио Въ дихъ ищеть мысли-и безплодный часъ Проходить... Ето писаль? Съ какою целью? Грустиль ли онъ, иль преданъ былъ веселью? Какъ надинен надгробныя, онв Рисуются узоромъ по станъ,-Следы давно погибшихъ чувствъ и мифий. Эпиграфы невёдомыхъ твореній,

И образы языческихъ боговъ---Безъ рукъ, безъ ногъ, съ отбитыми носамя-Лежать въ углахъ низвергнуты съ столбовь. Раскрашенныхъ подъ мраморъ. Надъ дверяня Висять портрегы дедовских вековь Въ померкшихъ рамахъ и глядять суровс: И, мнится, обвинительное слово Изъ мертвыхъ усть ихъ излетить, -увы! О, если бъ этоть домъ знавали вы Тому назадь леть двадцать пять и болк! О, если бъ время было въ нашей волф!..

Free WH. VIII. Бывало только утренней зарей Осветится церквей главы златыя, у 423 И сквозь туманъ заблещуть надъ горой Дворець царей и ствиы въковыя, Отражены зеркальною волной; Вывало только прачка молодая Съ бъльемъ господскимъ наъ вороть, зъвзя, Выходить, и сквозь утренній морозъ

раздается первый стукъ волесъ,а графскій домъ ужъ полонъ сустою и пестрыхъ слугъ заботливой толною.

#### VIII.

и каждый день идеть въ немъ пиръ горой. Смеются гости и бренчать стаканы. Въ стеклѣ граненомъ даръ земли чужой Клокочеть и шипить аи румяный, И отъ крыльна каретъ недвижный строй Далеко танется, и въ залъ длинной,

Въ толпъ мужчинъ, услужливой и чинной, Красавицы, столицы лучній цевгь, Мелькають... Воть учтивый минують Рисуется вамъ, воть шонотъ удявленыя, Улыбка, взгляды, вздохи, изъясненыя.

О, какъ тогда быль пышень этогь помъ. Вдоль станъ висъли пестрын шналеры, Вездъ фарфоръ китайскій съ серебромъ, У зеркала......

(Здёсь рукопись ображения).

.1836.

## Казначейша.

Играй, да не отыгрывайся. Пословица.

#### Посвящение.

Пускай слыву и старовъромъ -Мив все равно, я даже радъ: Пишу Онъгина размъромъ, Пою, друзья, на старый ладъ. Прошу послушать эту сказку; Ен нежданную развязку Опобрите, быть можеть, вы Склоненьемъ легкимъ головы. сбычай древній наблюдан, Мы благодътельнымъ виномъ Стихи негладкіе запьемъ-И пробътуть они, хроман, За мирною своей семьей Къ ръкъ забвенья на покой

Тамбовъ на картъ генеральной Кружкомъ означенъ не всегда; Онъ прежде городъ быль опальный, Теперь же, право, хоть куда! Тамъ есть три улицы прямыя, и фонари, и мостовыя; Тамъ два трактира есть: одинъ Московскій, а другой Берлинъ; Тамъ есть еще четыре будки, При нихъ два будочника есть, По формъ отдають вамъ честь, П смена имъ два раза въ сутки; Тамъ зданье лучшее острогъ. Пороче, славный городокъ!

но скука, скука, Боже правый! Гостить и тамъ, какъ надъ Невой, Понтъ васъ пръсною отравой, Ласкаеть черствою рукой. И тамъ есть чопорные франты, Неумолимые пенанты, II тамъ нътъ средства отъ глупцовъ и музыкальных вечеровъ; И тамъ есть дамы-просто, чудо!

Ліаны строгія въ ченцахъ, Съ отказомъ въчнымъ на устахъ. При нихъ нельза педумать худо: Въ глазахъ граховное прочтутъ, И васъ осудатъ, прокланутъ.

Вдругъ оживился кругъ дворянскій, Губерискихъ давъ нельзи узвать, Пришло извъстье: полкъ уданскій Въ Тамбовъ будетъ зимовать. Уланы!.. ахъ, такіе хваты!. Полковникъ върно неженаты; А ужъ бригадный тенераль Конечно дасть блестящій баль, У матушевъ сверкнули взоры; За то, несносные скупцы, Неумолимые опцы Пришли въ раздумье: сабли, шиоры-Бъда для прашеныхъ половъ... Такъ волновалси весь Тамбовъ. IV.

II воть однажды утромъ рано, Въ часъ лучній дъвственнаго сна, Когда сквозь пелену тумана Едва проглядываеть Цна, Когда линь куполы собора Роскошно золотить Аврора, П, тишины навъстный врага, Еще безмолествоваль кабакъ,

Уланы справа по шести Ветупили въ городъ; музыканты, Дремля на лошадахъ своихъ, Пграли маригь изт Двухг Сльпыхв.

Услыша ласковое ржанье Желанныхъ вороныхъ коней, Чье сердце, полное вниманья, Туть не запрыгало сильный? Забыта жаркая перина... "Малашка, дуна! Катерина! Скорће туфли и платокъ! Да гдъ і ванъ? Какой мъщокъ! два года ставни отворяютъ... Вотъ ставни настежъ. Цълый помъ Третъ стекла тусклыя сукномъ— И любопытно пробъгаютъ Глаза опухщіе дъвицъ Ряды суровыхъ; пыльныхъ лицъ.

«Ахъ, посмотри сюда, кузина,
Вотъ этотъ!»—«Гдъ? Майоръ?»—"О,
Бакъ онъ хорошъ, а конь— картина!
Да жаль, онъ, кажется, корнетъ...
Какъ ловко, смъло избочился.
Повъринь ли, онъ миъ приенился...
И послъ не могла уснуть...»
И тутъ дъвическая грудь
Косынку тихо поднимаетъ—
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взоръ живой.
Но полкъ прошелъ. За нимъ мелькаетъ
Толна мальчишекъ городскихъ,
Немытыхъ, шумныхъ и босыхъ.

VII. Противъ гостиницы Московской-Пригона буйныхъ усачей-Жиль пъкто госполинъ Бобковскій, Губернскій старый казначей. Павно быль домъ его построенъ, Хотя невзраченъ, но спокоенъ; Межъ двухъ облупленнь хъ колоннъ Держался кое-какъ балконъ. На провлъ треснувшія доски Зеленымъ мохомъ поросля, За то предъ окнами цвъли Четыре стриженыхъ березки: Взаменъ гардинъ и пышныхъ шторъ-Невинной роскоши уборъ. VIII.

Хозянть быль старикъ угрюмый, Съ огромной лысой головой; Отъ юныхъ лёть съ казенной суммой Онъ жилъ, какъ съ собственной казной Въ пучивахъ сумрачныхъ разсчета Блуждать была его охота, И потому онъ былъ игрокъ [Его единственный порокъ]. Любилъ налѣво и направо Онъ въ зимній вечеръ прометнуть, Четвертый кушъ перечеркнуть, Рутеркой понтирнуть со славой, И талью скверную порой Запить цимлинскаго струей.

Онъ быль врагомъ трудовъ полезныхъ, Трибунъ тамбовскихъ удальцовъ, Гроза всѣхъ матушекъ уѣздныхъ и восинтатель ихъ сынковъ. Его крапленыя колоды Не разъ невинные доходы

Съ индеевъ, масла и овса
Вдругъ пожирали въ полчаса.
Губернскій врачъ, судья, исправникъ
Таковъ его всегдашній кругъ;
Послъдній былъ дълецъ и другъ,
И за столомъ такой забавникъ,
Что казначейша иногда
Сгоригъ, бывало, отъ стыда.

Я не поведаль вамъ, читатель, что казначей мой быль женать. Благословиль его Создатель, Пославъ ему въ супруге кладъ. Ее цениль онъ тыслять во сто, Хоти держаль довольно просто И не выписываль чепцовъ Ей изъ сголичныхъ городовъ. Предавъ ей таниства науки, Какъ бросить вздохъ, иль томный взоръ, чтобъ легче влюбчивый понтёръ Не разгляделъ проворной штуки, Межъ темъ догадливый старинъ Съ глазъ не спускаль ее на мигъ.

И впрямь, Авдотья Инголавна Была прелакомый кусокъ. Идеть, бывало, гордо, плавно—Чуть тронетъ землю башмачекъ. Въ Тамбовъ не запомнять люди Такой высокой, полной груди: Бъла, какъ сахаръ, такъ нъжна, что жилка каждая видна. Казалося, для нъжной страсти Она родилась. А глаза... Ну, что такое бирюза? что небо? Впрочемъ, и отчасти Поклонникъ голубыхъ очей И не гожусь въ число судей.

А этогь носикъ! эти губки—
Два свъжихъ розовыхъ листка!
А перламутровые зубки,
А голосъ сладкій, какъ мечта!
Ова картавя говорила,
Не чисто р произносила;
Но этогь маленькій порокъ
Кто извинеть бы въ ней не могъ?
Любилъ трепать еа лавиты,
Разнъжась, старый казначей.
Какъ жаль, что не было дътей
У нихъ!—о томъ прачины скрыты;
Но есть въ Тамбовъ двъ кумы,
У нихъ, пожалуй, спросимъ мы.

Для большей ясности романа Здась объявить мий вамъ пора, Что страстно влюблена въ улана Была одна ен сестра. Она, какъ должно, тайну эту Открыла Дунф по секрету

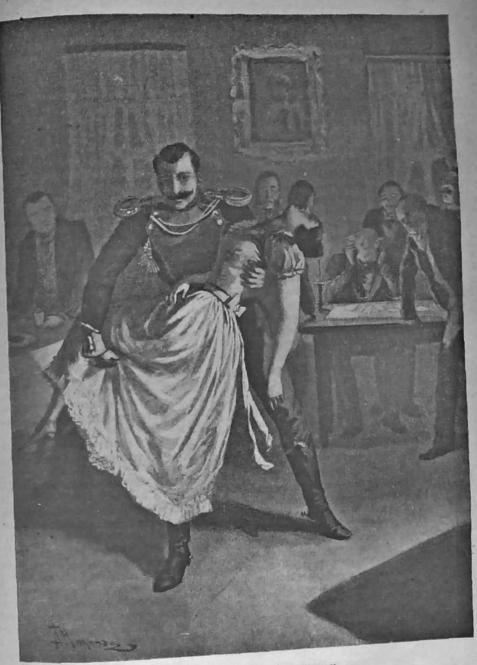

Забывъ расчеты, саблю, шапку, уланъ отправился домой...

вамъ не случалось двухъ сестеръ запужнихъ слышать разговоръ? о чемъ тугь, Боже справедливый. не судять милыя уста! 0, русскихъ нравовъ простота! я, право, человенъ пелживыйі изъ-за ширмовъ раза два Гавія слышаль я слова...

Итакъ, тамбовская красотка Пенть умела ужь усы.

что жъ-знание се сгубило! Одинь уданъ, повъса милый, [Я вивств часто съ нимъ бывалъ]. вь трактира нумерь занималь бино въ окно съ ен уборной. онь быль мужчина въ тридцать лъть, Штабсъ-ротинстръ, строенъ, какъ корнетъ. Вворь пылкій, усь довольно черный; Короче, вдеаль дъвинь, Одно изъ славныхъ русскихъ лицъ.

Онь все отцовское имънье Еще корнетомъ прокутилъ; Съ техъ поръ дарами Провиденья. Какъ птина Божія, онъ жилъ. Овъ, спать ложась, привывъ не въдать-Чамъ будетъ завтра пообъдать. Шатаясь по Руси пругомъ, То на курьерскихъ, то верхомъ, То полупьянымъ ремонтеромъ, То волокитой отпускнымъ, Привывъ онъ къ случалиъ такимъ, Что и бы самъ почель ихъ вздоромъ, Когда бы всв его слова Хоть тень имъли хвастовства.

XVI Страстьми земными не смущаемъ, Онь не терялся накогда и не смущенъ бы былъ и раемъ, Когда бъ попался и туда. Бывало, нь дель, нодь картечью, Вскув раземеннить надутой рачью, Гримасой, фарсой илощадной Иль неподдальной остротой. Шута однажды, послъ спора, Всадиль онь пругу пулю въ лобъ; Шута и самъ онъ легь бы въ гробъ, тобъ отъ кнута набавить вора. Порой, незлобенъ, какъ дитя, Быль добръ и честенъ, но шутя.

XYII. Онъ не быль темъ, что волокитой У насъ привыкли называть: Овть не ходиль тропой избитой, Свой путь умая пролагать. Не делаль страстныхъ изъясненій, Не становился на кольни;

А не смотря на то, друзья, Счастливей быль, чемь вы и л.

п о- э м ы.

Таковъ-то былъ штабсъ-ротмистръ Гари нъ По крайней мёрт мой портреть Быль схожь тому назадь пять льть. XVIII.

Спъшиль о ръдвостяхъ Тамбова Онъ у трактирицина узнать. Узнать не мало онъ смъщного-Интригъ секретныхъ щесть иль пять; Узналь, невъсты какъ богаты, Гдь свахи водятся, иль сваты; По заняль болке всего Мысль безпокойную его Разсказъ о молодой составъ. «Бъдинжка!» думаетъ уланъ: «Такой безжизненный болеант Имъеть право въ этой клеткъ Тебя стеречь! и и, влодый, Не тронусь участью твоей!»

Къ окну посибино овъ садится, Надъвъ персидскій архалукъ; Въ устахъ его едва дымится Узорный бисерный чубукъ. На кудри магкія надъта Ермолка вишневаго цвъта Съ каймой и кистью золотой-Даръ молдаванки молодой. Сидить и смотрить онъ прилежие ... Воть, промельнувши вакь во муль, Обрисовался на стекав Головки милой профиль нъжный; Воть будто стукнуло окно... Воть отворяется опо.

Еще безмодвенъ городъ сонный. На окнахъ блещеть утра свътъ; Еще по улицъ мощеной Не раздается стукъ карегъ... Что жъ казначейну молодую Такъ рано подняло? Какую Назвать причину повърнъй? Ужъ не безсонинца дь у ней?... На ручку опершись головкой, Она вздыхаеть, а въ рукъ Чулокъ; но дъло не въ чулкъ-Заняться этимъ намъ неловко. II если правду ужъ сказать, Ну, кстати дь было бъ ей вазать? XXI.

Сначала взоръ ся предестный Бродиль по синимъ небесамъ, Потомъ склонился къ поднебесной И вдругь-какой позоръ и срамъ, Напротивъ, у оква трактира, Сидита мужчина-безъ мундира,

Скоръй, штабсъ-ротмистръ, вашъ сюртукъ! И подъломъ... окошко стукъ. . И скрылось милое виденье Конечно, добрые друзья, Такая грустная статья На васъ навъяла бъ смущенье; Но я отдамъ улану честь-Онъ молвилъ: "что жъ? начало есть." XXII

Два дня окно не отворялось. Онъ терпъливъ. На третій день На степлахъ снова показалась Ея плънительная тынь. Тихонько рама васприпъла; Она съ чулкомъ къ окну подсела. Но опытный замътиль взглядь Вя заботливый нарядъ. Своей удачею довольный, Онъ всталъ и вышелъ со двора-И не вернулся до утра. Потомъ, хоть было очень больно, Собравъ запасъ душевныхъ силъ, Три дня къ окну не подходилъ. XXIII

Но эта маленькая ссора Имъла участь нъжныхъ ссоръ: Межъ нихъ завелся очень скоро Намой, но внятный разговоръ. Языкъ любви-языкъ чудесный, Одной лишь юности извъстный-Кому, кто разъ хоть быль любимъ. Не сталь ты языкомъ роднымъ? Въ минуту страстнаго волненья Кому хоть разъ ты не помогъ Близь милыхъ усть, у милыхъ ногъ? Кого подъ игомъ принужденья, Въ толиъ завистливой и злой, Не спасъ ты, чудный и живой? XXIY.

Скажу короче: въ двѣ недѣли Нашъ Гаринъ твердо могъ узнать, Когда она встаеть съ постели, Пьеть съ мужемъ чай, идеть гулять; Отправится ль она къ объднъ-Онъ въ церкви, вфрно, не последнии: Къ сырой колонит прислонясь, Стоить, все времи не крестись Лучемъ краснѣющей лампады Его лицо озарено: Какъ мрачно, холодно оно! А испытующіе взгляды То вдругъ померкнутъ, то блестятъ-Проникнуть въ грудь ел хотятъ.

XXY Давно разрѣшено сомнѣнье, что любопытенъ нажный полъ. Уланъ большое впечатлънье На казначейшу произвелъ Своею странностью. Конечно, Не надо было бъ мысли гранной Порогу въ сердце пролагать, Ея бояться и ласкать! . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . .

Жизнь безъ любви такая скверность! А что, скажите, за предметь Для страсти мужъ, который съдъ? XXVI.

Но время шло. «Пора къ развязки!» Такъ говорилъ любовникъ мой. «Вздыхаютъ молча только въ сказкъ. A я не сказочный герой». Разъ входитъ, кланяясь пренизко, Лакей: - Что это? -- "Воть-съ записка: Вамъ баринъ планяться вельль-съ, Самъ не прівхаль: много дъль-съ: Да приказалъ васъ звать къ объду, А вечеркомъ потанцовать. Онъ самъ изволилъ такъ сказать". Ступай, скажи, что я пріъду". И въ три часа, надъвъ колеть, Летить штабсь-ротмистръ на обърь. XXVII.

Амфитріонъ быль предводитель — И въ день рожденія жены, Порядка ревностный блюститель, Созвалъ губернскіе чины И цълый полкъ. Хоти бригадный Заставилъ ждать себя изрядно И после целый день зеваль, Но праздникъ въ томъ не потерми: Онъ быль устроенъ очень мило: Въ огромныхъ вазахъ по столамъ Стояли яблоки для дамъ; А для мужчинь въ буфеть было Еще съ утра принесено Въ большихъ трехъ ищикахъ вино.

XXYIII. Впередъ подъ ручку съ генеральней Пошелъ хозяинъ. Вотъ за столъ Усълся отъ мужчинъ подальше Прекрасный, но стыдливый полъ. И дружно загремваъ съ балкова, Средь утъщительнаго звона Тарелокъ, ложекъ и ножей, Весь хоръ уданенихъ трубачей Обычай древній, но прекрасный: Онъ возбуждаеть аппетить, Порою кстати заглунцить Межъ двухъ сосъдей говоръ страствый, Но въ наше время ръшено, Что все старинное смъшно.

Родовъ, обычаевъ боярскихъ Теперь и следу не ищи, И только на пирахъ гусарскихъ Гремять, какъ прежде, трубачи О! скоро зь мнъ придется снова Сидъть среди кружка родного,

съ бокаломъ влаги золотой, При звукахъ пъсни полковой! И скоро ль ментиковъ червонныхъ Привътный блескъ увижу я, въ тотъ сърый часъ, погда заря На строй гусаровъ полусонныхъ И на бивакъ ихъ, у лъска, Бросаеть лучь исподтишка? XXX.

345

314

Съ Авдотьей Николавной рядомъ сыльть штабсъ-ротмистръ удалой: Впился въ нее упрямымъ взглядомъ, Крутя усы одной рукой. онь видыль, какъ въ ней сердце билось... и вдругъ-не знаю, какъ случилось, Ноги ея, иль банимачка, Коснулся шпорой онъ слегка. Тугь началися извиненья И завизалси разговоръ; Іва комплимента, нажный взоръ-П ужь допило до изъясненьи... Ла, да, пакъ честный офицеръ! Но казначейша не примъръ.

XXXI Она въ отвътъ на нъжный шопотъ, Нъмой восторгъ спъща сокрыть, Невинной дружбы тажкій опыть Ему ръшилась предложить-Таковъ обычай деревенскій! Помучить-способъ самый женскій. Но ужъ давно извъстна намъ Любовь друзей и дружба дамъ! Какое адское мученье Сидъть весь вечеръ tête-à-tête, Съ красавицей въ осьмиадиать лътъ! 

XXXII.

Вообще, я могъ въ году последнемъ Въ дъвицахъ нашихъ городскихъ Заивтить страсть къ воздушнымъ бреднямъ И мистицизму. Бойтесь ихъ! Такая мудрая супруга, Въ часы любовнаго досуга, Вамъ вдругъ захочетъ доказать, что 2 и 3 совству не пать, Пль, вичето пламенныхъ лобзаній, Магнитизировать начнетьи счастливъ мужъ, коли заснеть!.. Плоды подобныхъ замъланій, понечно бъ, могъ не въдать міръ, но польза, польза - мой кумиръ.

XXXIII. Я баль описывать не стану, Хоть это быль блестящій баль. Весь вечеръ моему улану Амуръ прилежно помогалъ. Увы! молясь иной святынь, Не върують Амуру нынъ:

Забыть любви волшебный царь; Давно остыль его алтары! Но за столичнымъ просвъщеньемъ Провинціалы не спъщать: 

346

И сердце Дуни поворилось; Его сковаль могучій взоръ... Ей дома цълу ночь все снилось Бряцанье сабли или шпоръ, Поутру, вставъ часу въ девятомъ, Садится въ шлафорѣ измятомъ Она за въчную канву-Все тоть же сонъ и наяву. По службъ занять мужъ ревнивый, Она одна-разгуль мечтамъ! Вдругъ дверью стукнули. «Кто тамъ? Анарюшка! Ахъ, тюдень лѣнивый!..> Воть чей-то шагь и передъ ней Лвился... только не Андрей.

Вы отгадаете, конечно, Кто этотъ гость нежданный быль. Пемного, можеть-быть, поспъшно Любовникъ смалый поступиль; Но, впрочемъ, взявши въ разсмотрънье Его манувшее терпънье И разсудивъ, легко поймешь, Зачемъ рискуеть молодежь. Кивнувъ тихонько головою, Онъ къ Дунъ молча подощелъ, И на лицо ен навелъ Взоръ, отуманенный тоскою; Потомъ сталь длинный усъ кругить, Вздохнуль и началь говорить: XXXVI.

«Я вижу, вы меня не ждали-Прочесть легко изъ вашихъ глазъ; Ахъ! вы еще не испытали, Что въ страсти значить день, что часъ! Среди сердечнаго волненья Нъть силь, нъть власти, нъть терпънья. Я здъсь-на все ръшился я... Тебъ и преданъ... ты моя! Ни мелочные толки свъта, Ничто, ничто не страшно мнъ; Презрънье свътской болговиъ-Пль и умру отъ пистолета... О, не пугайся, не дрожи! Въдь и любимъ-скажи, скажи!... XXXXII.

И взоръ его притворно-спромный, Склонялсь къ ней, то угасаль, То, разгораясь страстью томной, Огнемъ сверкающимъ пылалъ. Бладиа, въ смущены оставалась Она предъ нимъ!. Ему казалось,

Что чрезъ минуту для него любви наступить торжество.. Какъ едругъ внезапный и невольный Стыдь овладъль ел душой—
И, вспыхнувъ всл, она рукой Толкнула прочь его: «довольно! Молчите, слышать не хочу!
Оставите ль?.. и закричу!..»

#### HIVXXX

Онъ смогритъ: это не притворство, Не штуки—какъ ни говори— А просто, женское упорство; Капризы—чортъ ихъ побери! И вотъ... о, верхъ всъхъ униженій! Штабсъ-ротмистръ преклонилъ колѣни И молитъ жалобно... Какъ вдругъ Дверь настежь—и въ дверяхъ супругъ. Красотка «ахъ!» Они взглянули Другъ другу сумрачно въ глаза; Но молча разнеслась гроза, И Гаринъ вышелъ. Дома пули И пистолеты снарядилъ, Присълъ и трубку закурилъ.

#### XXXIX.

И черезъ часъ ему приноситъ
Записку грязную лакей.
Что это? Чудо! нынче проситъ
Къ себѣ на вистикъ казначей:
Онъ имениникъ—будутъ гости...
Отъ удивленія и злости
Чуть не задохся нашъ герой.
Ужъ не обманъ ли тутъ какой?
Весь день проводить онъ въ волненьи,
Насталъ и вечеръ, наконець.
Глядить въ окно: каковъ хитрецъ!
Домъ полонъ; что за освѣщенье!
А все—засунуть, или вътъ,
Въ карманъ, на случай, пистолеть?

#### XL

Онъ входить въ домъ. Его встръчаеть Она сама, потупи взоръ. Вздохъ полновъсный прерываетъ Едва начатый разговоръ. О сцент утренней ни слова. Они другъ другу чужды снова. Онъ о погодъ говоритъ; Она—«да-съ», «нътъ-съ», и замолчитъ... Измученъ тайною досадой, Идетъ онъ дальше въ кабинетъ... Но здъсь спъщить намъ нужды нътъ, Притомъ сизмить нигдъ не надо. Итакъ, позвольте отдохнуть, А тамъ докончимъ какъ-нибудь.

### XLI.

Я жить спішиль въ былые годы, Искаль волненій и тревогь; Законы мудрые природы Я безразсудно пренебрегь. Что жъ вышло? Право, смѣхъ п жазог. Сковала душу мив усталость, А сожалъвье день и ночь Твердить о прошломъ. Чѣмъ помочь? Назадъ не возвратять усилья. Такъ въ клѣткъ молодой орель, Глядя на горы и на долъ, Напрасно не подъемлетъ крылья, Кровавой пищи не клюетъ, Сидитъ, молчитъ и смерти ждетъ.

### XLII.

Ужель исчезъ ты, возрасть имлы! Когда все сердцу говорить, И быется сердце съ дивной силой, И мысль восторгами кипить? Не все жъ томиться безполезно Орлу за клѣткою желѣзной. Онъ свой воздушный прежий путь. Еще найдеть когда-илбудь, Туда, гдѣ снѣгомъ и туманомъ Одѣты темныл скалы, "Пдѣ гнѣзда выють одни орлы, Гдѣ тучи бродатъ караваномъ—Тамъ можно крылья развеснуть На вольный и роскошный куть.

#### XLIII.

Но есть всему конець на свътк и даже выспреннимь мечтамъ. Ну, къ дълу. Гаринъ въ кабинеть О, чудеса! хозлинъ самъ Его встръчаеть съ восхищеньемъ. Сажаеть, потчуеть вареньемъ, Несеть шампанскаго стаканъ. «Гуда!» мыелить мой уланъ. Толпа гостей тъснилась шумно Вокругъ зеленаго стола; Игра ужъ дъльная была, и банкъ притомъ благоразумный. Его держалъ самъ казначей Для облегченія друзей.

#### XLIV

И такъ какъ господинъ Бобновеній Великимъ діломъ занятъ самъ, То здісь блестящій кругъ тамбовеній Позвольте мив представить камъ: Во-первыхъ, господинъ совітникъ— Влюститель нравовъ, мирный силемані, За злато совість и законъ Готовъ продать охотно онъ. А вотъ ублідный предводитель— Весь спрятань въ галстукъ, фракъ митый каслядъ, А вотъ, спокойствія рачитель, Сидитъ и самъ исправникъ... но Объ немъ ужъ я сказаль давно.

XLV Воть въ полуфрачей, раздушений, Временъ новъйшихъ Митрофанъ,



Казначейша Уланы вступили въ городъ.



**Казначейна**. Штабсь-ротмистръ преклонить волъни и молить жалобно... Какъ вдругь дверь настежь.

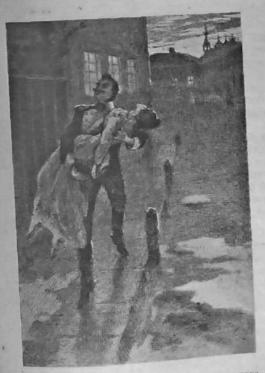

Казиачейния. Ее въ оханку схвати гь, уданъ отправился домой...



Вопринъ Орша. И по морщинамъ старика слегка промчались тъни червыхъ думъ.

Нетесаный, недоученый, А ужъ безнравственный болванъ. Довърье полное имъя бъ игръ и знанью казначен, Онъ понтируеть, какъ велять и этой чести очень радь. Еще туть были... но довольно, читатель милый, будеть съ васъ; и такъ несвязный мой разсказъ, Перу покорствуя невольно и своенравію чернилъ, Богъ зняеть уфмъ и испестрилъ.

### XLYL.

Пошла игра. Одинъ, блъдивл, гваль карты, векрикивалъ; другой, Повърить проигрышъ не смъл, Сидъль съ поникией головой. Ивые, при удачной тальи, Ставаны шумны наливали покались. Но банкометъ Быль нъмъ и мраченъ. Хладный погъ По гладвой лысинъ струвлся, Онъ все проигрывалъ до тла. Въ ущахъ его: дана, взила. Такъ и авучали. Онъ взоксился— и проигралъ свой старый домъ. И все, что въ немъ или при немъ.

### XLVII.

Онь проиграль коляску, дрожки, Тремъ лошадей, два хомуга, Всю мебель, женины сережки, Короче—все, все до-чиста. Отчанья и влости полный, Ондъль онъ блъдный и безмолвный Ужь было за полночь. Треща, Одна погаела ужь свъча. Свъть угра синевато-блъдный Вдоль по туманнымъ небесамъ Скольянлъ. Ужъ многимъ пгрокамъ Сомъ прогулять казалось вредно, Какъ вдругъ, очнувшись, казначей Винманья проситъ у гостей.

#### HIVIY

В просить важно нозволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но съ тьмъ, чтобъ отыграть имѣнью
Иль—проиграть ужъ и жену.—
О, страхъ! о, ужасъ! о, злодъйство!
И какъ донынъ казначейство
Еще терпъть его могло!
Всъхъ будто варомъ обожгло.
Уланъ одннъ прехладнокровно
Къ нему подходить. «Очень радъ!»
Онь говорить: «пускай шумять;
Мы дъло кончимъ полюбовно;
Нс только, чуръ, не плутовать—
Иначе, вамъ не сдобровать!»

ХЫХ.
Теперь вружовь понтёровь праздвыхь Вообразить прошу я вась. Пвъта ихъ лиць разнообразныхъ, Блистанье ихъ очновъ и глазъ, Потомъ усастаго героя, Который понтируетъ стоя; Противъ него, межъ двухъ свъчей, Огромный лобъ, съдыхъ кудрей Покрытый ръдвими клочвами, Улыбкой вытянутый роть И двъ руки съ колодой—вотъ И вся картина передъ вами, Когда прибавичъ, вдалекъ.

1

Жену на преслахъ, въ уголкъ.

Что въ ней тогда происходило—
Я не берусь ваих объяснить;
Ел лино наобразило
Такъ много мукъ, что, можегъ-бытъ,
Когда бы вы ихъ разглази,
Вы поневолъ бъ зарыдали.
Но пусть участи слеза
Не отуманить вамъ глаза.
Смъщно участье въ человъкъ,
Когорый жилъ и знаетъ свътъ.
Разсказы вымышленныхъ бъдъ
Въ чувствительномъ прошедшемъ въкъ
Не мало проливали слезъ...
Кто жъ въ этомъ выигралъ?—вопросъ.

TE

Недолго битва продолжалась.
Уланъ отчанино игралъ,
Надъ старикомъ судьба смънасъ —
И жребій выналъ. часъ насталъ...
Тогда Авдотья Николавна,
Вставъ съ креселъ, медленно и илавно
Къ столу, въ молчанъп, подошла—
ко только пвътъ ен чела
Былъ страшно блъденъ. Обомлъла
Толна. Всъ ждутъ чего-инбудъ—
Упрековъ, жалобъ, слезъ... Ничуть!
Она на мужа носмотръла
И бросила ему въ лино
Свое вънчальное кольно—

LI

И въ обморовъ. Ее въ оханку Схвативъ, съ добычей дорогой, Забывъ разсчеты, саблю, шанку, Уланъ отправился домой... Поутру въстію забавной Смущенъ былъ городъ благонравный. Недълю цълую спуста, Кто очень важно, кто шута, Объ этомъ всъ распространялись Старикъ защитняковъ нашелъ; Улана проклялъ милый полъ—За что—мм, право, не дозналясь.

Не зависть ли? Но ийть, ийть, ийть! Ухъ! я не выношу клеветь.

LIII.

И вотъ конецъ печальной были,
Иль сказки—выражусь прямъй.
Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали дъйствія страстей?
Повсюду вынче ищуть драмы,

Всѣ просять крови— даже дамы А я, какъ робкій ученикт, Остановился въ лучній мигъ Простымъ первическимъ принадногъ Неловко сцену заключилъ, Соперниковъ не помирилъ, И не поссорилъ ихъ порядкомъ. Что жъ дѣлать!.. Вогъ вамъ мой разскап, Друзья; покамѣстъ будетъ съ васъ

### 1835—1837.

# Вояринъ Орша.

TJABA 1.

Во время оно жиль да быль Въ Москвъ бояринъ Михаилъ, Прозваньемъ Орша.—Важный санъ Далъ Оршъ Грозный Іоаннъ; Онъ далъ ему съ руки своей Кольцо.—наслъдіе царей; Онъ далъ ему, въ веселый мигъ, Соболью шубу съ плечъ своихъ; Въ день Воскресенія Христа Поцъловалъ его въ уста, И объщался въ тотъ же день Датъ тридцать царскихъ деревень Съ тъмъ, чтобы Орша до конца Не отлучался отъ дворца.

Но Орша нравомъ былъ угрюмъ: Онъ не любилъ придворный шумт; При видѣ трепетныхъ льстецовъ Щипалъ концы сѣдыхъ усовъ, И разъ, опричнымъ огорченъ, Такъ Іоанну молвилъ онъ:

«Надёжа-царь! пусти менл На родину—л день отъ дня Все старѣ; даже не могу Обиду выместить врагу. Есть много слугъ въ двориѣ твоемъ. Пусти меня! Мой старый домъ На берегу Днѣпра крутомъ, Близъ рубежа Литвы чужой, Обросъ могильною травой; Пробудь я здѣсь еще хоть годъ, Онъ догніетъ— и упадетъ. Дай поклониться мнѣ Днѣпру... Тамъ и родился—тамъ умру!»

И онъ узрѣлъ свой старый домъ.
Покои темные кругомъ
Уставилъ здатомъ и сребромъ;
Икону въ ризѣ дорогой,
Въ алмазахъ, въ жемчугѣ, съ рѣзьбой,
Иовѣсилъ въ каждомъ онъ углу,
И запестрѣлись на полу
Узоры шелковыхъ ковровъ.
Но лучше царскихъ всѣхъ даровъ

Быль Божій дарь—младая доль;
О ней онь думаль день и ноль;
Въ его глазахъ она росла
Свъжа, невинна, весела,
Цвътокъ грядущаго святой,
Былого ћамятникъ живой!
Такъ средь развалинъ иногда
Растетъ береза: молода,
Мила надъ илитами гробовъ
Игрою шепчущихъ листовъ.
И та холодная стъна
Ен красой оживлена!

Туманно въ полъ и темно. Одно лишь свътится окно Въ боярскомъ домѣ, какъ звъзда Сквезь тучи смотрить иногда. Тяжелый звикнуль ужъ затворъ, Угрюмъ и пусть широкій дворъ. Воть, испытавъ замки дверей, Съ гремучей свизкою ключей Къ калиткъ сторожъ подошелъ И взоры на небо возвелъ: «А завтра быть грозь большой!» Сказаль, крестясь, старикъ съдой: "Смотри-ка, молнія вдали Такъ и доходить до земли; И бълый мъсяцъ, пакъ монахъ, Завернуть въ черныхъ облакахъ; И воеть вѣтеръ, будго звѣрь. Дай кучу злата мик теперь, Съ конюшни лучшаго коня Сейчасъ съдлайте для меня-Нать, не отваду оть крыльца Ни для родимаго отца! Такъ разсуждая самъ съ собой, Кряхти, старикъ пошелъ домой. Лишь вдалект едва гремять Его ключи... Вокругъ падатъ Все снова тихо и темно, Одно лишь свътится окно.

Одно лишь сватится окно.
Все въ домъ спить—не спить оринь
Его угрюмый властелить

Въ поков пышномъ и большомъ. На ложъ бархатномъ своемъ. Полусгоръвшая свъча Предъ нимъ, сверкая и треща. Порой на наждый льетъ предметь Какой-то странный полусвъть. Висять надъ ложемъ образа; Ихъ ризы блещуть, ихъ глаза Варугь оживляются, глядять-Но съ чемъ сравнить подобный взглядь? Онъ непонятивй и страшиви Всехъ мертвыхъ и живыхъ очей! Томить болрина тоска... Ужъ поздно. Подъ окномъ ръка Шумить, и съ бурей заодно Гремучій дождь стучить въ окно. Чериветь тань во всехь углахъ, И-странно-Оршу обняль страхъ! Бываль онь въ битвахъ, хоть и старъ, Противъ поликовъ и татаръ; Слыхаль онъ грозный царскій гласъ, Встръчалъ и взоръ въ недобрый часъ: Ни разу духъ его прутой Не ослабъль передъбъдой; Но туть-онъ свистнуль, и вошель Любимый рабъ его, Соколъ.

И мольиль Орша: «скучно мнь, все думы черныя однь. Садись поближе на скамью, и ръчью грусть разейй мою... Пожалуй, сказку ты начни про прежніе златые дни, и и, припомнивь старину, подъ говорь словь твоихь засну »

И на скамью присълъ Соколъ. И ръчь такую онъ завель:

"Жиль быль за тридевать земель, Въ тридцатомъ княжествъ отсель, Великій и премудрый царь. Ин въ наше времячко, ни встарь Инкто не видывалъ пышнъй Его палатъ, и много дней Въ весельи жизнь его текла, Покуда дочь не подросла.

Тоть царь быль слабь, и хиль, и старь, А дочь—непрочный въдь товарь! Ее, какъ лучній свой алмазь, Онь скрыль оть молодецкихъ глазь; И на его царевну-дочь Смотръть лишь день да темна ночь, Il цъловать красотку могь Лишь перелетный вътерокъ.

И парь тоть раза три на дню Ходиль емотреть на дочь свою; Но вздумаль вдругь онь въ темну ночь Взглянуть, какт спить младая дочь. Свой ключь серебряный онь взиль, саножки шелковые сняль, И воть приходить въ башню ту, Гдв скрыль маревну-красоту...

Вошель: въ свътмить тишина; Дочь сладко спить, но не одна; Принавъ на грудь ея главой, Съ ней царскій конюхъ молодой И прогитьвился царь тогда, И повельль онъ безъ суда Ихъ витесть въ бочку засиолить

И въ сине море укатить...»
И быстро на устахъ раба—
Какъ будто тайная борьба
Въ то время совершалась въ немъ—
Улыбка вспыхнула, потомъ
Онъ очи на небо возвелъ,
Вздохнулъ и смолкъ. «Ступай, Соколъ!»
Махнувъ дрожащею рукой,
Сказалъ болринъ: «въ часъ иной
Разскажещь сказку до конца
Про оскорбленнаго отца!»

и по моришнамъ старица,
Канъ тъни облака, слегка
Промчались тъни черныхъ думъ;
Встревоженный и быстрый умъ
Вблизи предвидъть много бъдъ.
Онъ жилъ: онъ зналъ людей и свътъ,
Онъ зломъ не могъ быть удивленъ
Лобру жъ давно не върилъ онъ,
Не върилъ только потому,
Что върилъ нъкогда всему!..

И вспыхнуль въ немъ остатекъ силъ.
Онъ съ ложа мягкаго вскочилъ,
Соболью шубу на илеча
Накинулъ онъ; въ рукъ свъча;
И вогъ, дрожа, идетъ скоръй
Къ свътлицъ дочери своей.
Ступени лъстинны крутой
Подъ гяжкою его стоной
Скрипитъ, и свъчка раза два
Изъ рукъ не вынала едва.

Онь видить: няни въ уголкъ Сидить на старомъ сундукъ И спить глубоко, и порой Во сить качаеть головой; На ней, предчувствіемъ объять, На мить онъ удержаль свой взгляда. — И мимо; но, послыша стукъ, Старуха пробудилась вдругь, Перекрестилась и потомъ Опать заснула кръцкимъ сномъ. И, занята своей мечтой, Вновь закачала головой.

Стоить бояринь у дверей Светлины дочери своей И чуткимы ухомы оны принивы Къ замку—и думаеть старикы: «Ижть! непорочна дочь мол! А ты, Соколь, ты рабъ, змки, За держий, хитрый твой намень Получины гибельный урокы!» Но вдругы... о горе! о позоры оны слышить тихій разговоры...

нервый голось.
«О! погоди, Арсеній мой!
Вчера ты быль совсьмъ другой.
День безъ меня—и мигь со мной!.»

второй голось.

«Не илачь... утынься!-близокъ часъ-**К** будеть міръ ничто для насъ. Въ чужой, но близкой сторонъ Иы будемъ счастливы вполнъ, И не раба обнимень ты Среди полночной темноты. Съ техъ поръ, ты номнинь, какъ черненъ Меня привезъ, и твой отецъ Вручиль ему свой кошелекъ, Съ тъхъ поръ задумчивъ, одинокъ, Тоской но вольности томимъ, Но нъжнымъ голосомъ твоимъ И блескомъ ангельскихъ очей Приковант у тюрьмы моей, Задумаль я свой край родной навъкъ оставить, но съ тобой!... И скоро я въ лъсахъ чужихъ Нашель товарищей лихихъ. Безстраниныхъ, твердыхъ, какъ булатъ. Людской законъ для нихъ не свять, Война-ихъ рай, а миръ-ихъ адъ. Я отдаль душу имъ въ завладъ, Но ты мон-и и богать!»

И голоса замолкли вдругъ.
И слышить Орша тихій звукъ,
Звукъ поцълук... и другой..
Онъ вспыхнулъ, дверь толкнулъ рукой
И, изступленный и намой,
Предсталъ предъ блъдною четой...

Болринъ сдълалъ шагъ назадъ, На дочь онъ кинулъ влобный взглядъ, Глаза ихъ встратились-и вмигь Мучительный, ужасный крикъ Раздался, пролегъль-и стихъ. И тоть, кто крикъ сей услыхалъ, Подумаль, върно, иль сказаль, Что дважды изъ груди одной Не выдетаеть звукъ такой И тяжко съ ложа на коверъ, Какъ трупъ бездушный съ давнихъ поръ, Небрежной сброшенный рукой, Произведя ударъ глухой. Упало что-то. —И на зовъ Боярина толна рабовъ, Во всемъ послушная орда, Шуми, сбъжалася тогда. И безъ усилій, безъ борьбы Схватили юношу рабы.

Ифмъ и недвижимъ онъ стоядъ, Покуда кръпко обенвалъ Всъ члены, какъ змъя, канатъ; Въ нихъ проникалъ могильный хладъ, И сердце громко билось въ немъ Тоской, отчаннемъ, стыдомъ.

Когда жъ безумца увели II шумъ шаговъ утихъ вдали, И съ нимъ остален лишь Соколъ, Бояринъ къ двери подошелъ, Въ последний разъ въ нее взглянулт не вздрогнуль, даже не вздохнуль, И трижды ключь перевернуль Въ ен заржавленномъ замкъ... Но... ключь дрожаль въ его рукъ! Потомъ онъ отворилъ окно: Все было на небъ темно, А подъ окномъ межъ дикихъ скалъ Інвирь безпокойный бущеваль. И въ волны ключь отъ двери той Онъ бросилъ сильною рукой, И тихо ключь тогь роковой Быль принять хладною рекой.

Тогда, ръшивъ свою судьбу, Болринъ върному рабу На волны молча указалъ, и тотъ цоклономъ отвъчалъ... И черезъ часъ ужъ въ домъ томъ Все снова спало кръпкимъ сномъ, И только не спалъ въ немъ одинъ Его угрюмый властелинъ

### TAABA II.

Народъ кишить въ монастырѣ; У врать святыхъ и на дворъ Рабы болрскіе стоять. Ихъ копья медныя горять, Ихъ шанки длинныя кругомъ Опушены густымъ бобромъ. За кушакомъ блестять у нихъ Ножны кинжаловъ дорогихъ... Межъ нихъ стремянный молодой, За гриву правою рукой Держа боярскаго коня, Стоить; по временамъ, звеня, Стремена быются о бока; Истерть ногами съдока, Въ пыли малиновый чепракъ; Весь въ мыль, сърый аргамакъ Мотаетъ гривою густой. Бьетъ землю жилистой ногой, Грызетъ съ посады удила, И прна легкая— бъла. Чиста, какъ первый сийгь въ полякъ-Съ жельза падаеть на прахъ.

Но воть объдня отошла;
Гудять, ревуть колокола;
Воть слышно пънье—изъ дверей Мелькаеть длинный рядь свъчей. Вослъдь игумену-отну Монахи сходять по крыльцу И прямо въ транезу идугь:
Тамъ грозный судъ, послъдній судъ Произнесеть отецъ свитой Надъ бъдной, грёшной головой

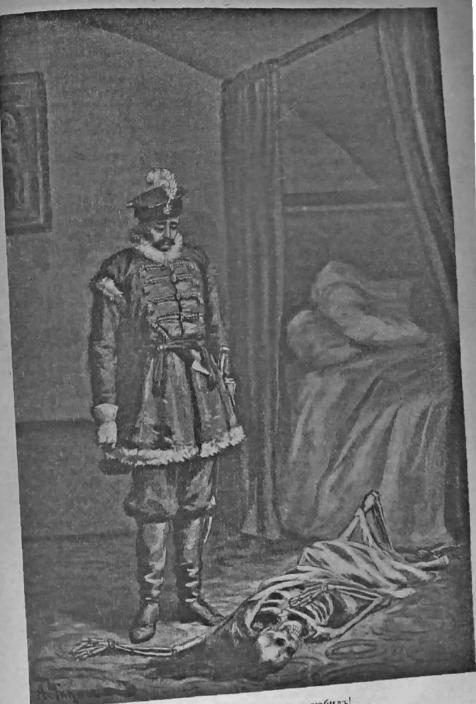

Такъ вотъ все то, что я любилъ!

Безмолвна транеза была къ ствив налвво два стола и пышныхъ кресель полукругь-Издълье иноческихъ рукъ-Блистали тканью парчевой; Въ большія окна свъть дневной Врываясь бёлой полосой, Пробяся въ искры по стеклу. Играль на каменномъ полу Разьбою мелкою стана была искусно убрана, и на двери въ пружнахъ златыхъ Блистали образа святыхъ. Тажелый, низкій потологъ Расинсываль, какъ зналь, какъ могь, Усердный внокъ... жалкій трудъ, Отнявшій множество минуть У Бога, думъ святыхъ и дълъ: Искусства горестный удъль!

На мягкихъ креслахъ предъ столомъ сидъль въ бездъйствіи нъмомъ Боярниъ Орша. Иногда Усы съдые, борода, Съ игривымъ встрътившись лучомъ, Вдругь отливались серебромъ; И часто кудри старика Отъ дуновенья вътерка Принодымалися слегка. Движеньемъ насмурныхъ очей Неръдко онъ искалъ дверей, И, въ нетерпъніи, порой Онъ по столу стучалъ рукой:

Въ концъ противномъ залы той, Одинъ, въ цъпяхъ, къ нему спиной, Покрытъ одеждою раба, Стоялъ Арсеній у столба. Но въ молодомъ лицъ его Вы не нашли бъ ни одного Изъ чувствъ, которыхъ смутный рой Пружится, вьется надъ душой Въ часъ разставанія съ землей.

Хотълъ ли онъ передъ врагомъ Предстать съ безчувственнымъ челомъ, Съ холодной важностью лица, И метить хоть этимъ до конца? Иль онъ невольно въ этотъ мигь Глубовой мыслію постигь, Что онъ въ цъпи существъ давно Едва вь не лишнее звено?.. Задумчивъ, онъ смотрълъ въ окно На голубыя небеса: Его манила ихъ краса; И кудри легкихъ облаковъ, Небесъ серебряный покровъ, Неслись свободно, быстро тамъ, Кидая тыни по холмамъ. И онъ увидълъ: у окна, баботой развою полна, Легала ласточка-то внизъ, То вверхъ, подъ каменный каринзъ

Кидалась съ дивной бысгротой И въ щели приталась сырой; То, вавившись на небо стрълой, Тонула въ пламенныхъ лучахъ... И онъ вздохиуль о прежнихъ двяхъ, Когда онъ жилъ, страстимъ чужой, Съ природой жизнію одной. Блеснули тусклые глаза, но этогъ блескъ былъ—не слеза; Онъ улыбнулся, но жестокъ Въ его улыбкъ былъ упрекъ;

И вдругь раздался звукъ шаговъ, Невилтный говоръ голосовъ, Спринь отворяемыхъ дверей... Они!-вошли!-Толиа людей Въ высовихъ, черныхъ клобукахъ, Съ свъчами длинными въ рукахъ. Согбенный тягостью веригь, Предъ ними шель сльной старикъ. Отепъ-игуменъ. - Сорокъ лъгь Ужъ онъ не зналь, что Божій свыть; Но умъ его быль юнь, богать. Какъ сорокъ лѣтъ тому назадъ. Онъ шелъ, склонясь на посохъ свой, И кресть держаль перель собой: И кресть осыпань быль кругомь Алмавами и жемчугомъ. И трость нгумена была Слоновой кости, такъ бъла, Что лишь съ склой его брадой Могла равинться былизной.

Перекрестясь, онь важно сълъ И плъннява подвесть вельль, И одного изъ чернецовъ Позвалъ по имени: суровъ И холоденъ быль видъ липа Того святого чернена. Потомъ игуменъ, наклонясь, Сказаль болрину, смылсь, Пва слова на ухо. Въ отвътъ На сей вопросъ или совъть Кивнуль бояринъ головой... И воть слепець махнуль рукой! И поняль данный знакъ монахъ-Упрекъ, готовый на устахъ, Словами книжными убралъ И такъ преступнику въщалъ: «Безумный, бренный сынъ земли! Злой духъ в страсти привели Тебя медовою тропой Къ границъ жизни сей земной. Грешиль ты много, но изъ всехъ Граховъ стращики последний грахъ. Простить не можеть судь земной, Но въ небъ есть Судья иной: Онъ милосердъ, Ему теперь При насъ дъла свои повърь!"

Ты слушать неповідь мою Сюда пришель—благодарю.

RESERVED BY THYTE CONDES. вди на землю, извчь, молись, THERE ISHIR BORER BUSINE Soroxyament, 110panes!

KAYOTTON TOATS AMERICAN FORMS

CTOR TYMENT, HUEL HOLDER

PETERDITY BY DUTY THURSDAY

DER-SO TEXT PYCTUXE STOOMS

SHOTHIO CHOTPHTCH ICK PIRET.

SCHILLIAMERIN BO CRAFY TOIL

HEN-SH HEXTS, OURCES, TODG,

MXOUNTS CITH OGENROITS, AXOQUET SPECIAL SEPT.

Но съ жнаньто жаль разстать са мить! , ит иг ливит-ливит, ливит, Макть жини их. ни была свига, амъ, говорить, страдатье спить Пе будеть, едибычь ихь ногаяв TO SHATHITE MOJOGOCTE, METER? ME HE HORCSOHTS -II ILE EDORU отопреть имъ ран дверь... пуской умру... но смерть мод не предолжить, вку, бихін, Отупенью повой къ небесамъ, В холодной ватной типпия Kare menasurear n anounced Thus necesseriano, nontque, или не знать? или забыль, Set mount, mann, won overthe Какъ серще билоси живъй неправон жазнью пролитой, зъ пропи безумии молодой, Пять разогрусть не сужнено HR NOTHIN BE CTDHIITE. HILL PRESENCE MOR

CORPUTE YER BY NIME CRATICES OTHORSE.

По длинимъ башнимъ и стинив

RECEIPTS REPUTED MORNETHINE

рекрасный, частый и живой. листопация прове положения

по расписаниять вратия

зив счастье жизни молодой.

Irpaers syus on annon.

HE AUND KARETS MPERY CRORDER

Варугь пъ церковь служня приобывать; Опъ что-то скоро—тоть капачей?

Отпу-плужену шениуль

maca cripten a sopt anymate.

TO HERMANDELL ORS HE BE THE WEND

При вида солина и полон. Съ высокой банни укловен.

the net amount eme upn near,

Пришель, дюжа и говори.

И казвачей изъ алири

He sarepura on our anovents

Поди, спроси его спорян-

M BE | SH, H BE SEE-HO HYTE OPEN Ch TEXT HOPE, REEF, BARTHER HEREILS NOT Пе все дъ равне, что день, что года? пос. что славно было бъ въ вену. Не только индыхъ душъ-погита MPY, KHITL MHITS, TROHNE PROGRE! - Нать, не грозя, отепь святой: пито ужъ вамъ не госполияъ: Млить и провыю, и стыдомъ. ero CONTACH BRATE CE TOCOR? Обонхъ насъ могили ждечъ... То пынче саить и не хону PERMITS HEND HARD DRIBATE.

Передъ тобою развернуть. Вы върга не прочеть бы въ пей, Ivo и безсопъстияй злодъй!

fere weun the golffelle, suffre,

сли от могъ и згу грудь

нопиняю, что были васк за высла?—Мов дёли

yers wonsernperid naura законт,

ною Бола утверждент, въ этомъ, сердик сега другой

въ сердия полими влистелния

правдаль меня-одина

He BULKL PREHO BARGETL CYLLEG.

ты, и ты, слепой стариять,

lest HBRICH NOTE BO CHE.

нодолов спинени плингон от H Telebrit, north H Apyron. огда бъ ен пебесный ликъ

и подъ одеждою раба,

Ие провигать до сердия иде, Гогда и быль би виновить.

ocatanii - mur. Br nepasi pan. THE R. WHICH YOU IS NOT IT THE HOUSER, BY YEARTHIN WASH, еди политев и пельпахъ винев. убъиль иль ствив свитыхъ. HRATE, RAS ROTH BUD TROUBLES блескъ молни рогонихъ 1 STOTE CHETE HOURINGS MIN. шать, прекрасия за вемян. THE CLUSTER IN STREET, DING IL MEITS, CHIE V 113CB. JUNIOR HE HOME глянуть на спин поля, the those nyrade Back,

Co nest ynecrace a Gants for party люни ст. отендой иниули прочь O, crapental wro opens ormen cram. Благословиль и хлидь, и ночь, Восторгомь біншенимъ объять, И буно братомъ нозваль и. Глявами тучи и следиля, Рукою молино лониль! Natura megang three

BY BUCTYBLEREN, NOMET'S OFFT

жинцовать бы ипт

Ашился бъ также согранить,

иеренесть бы стастанть быта

Sa caoue, meny nas nappa

клитым от грозныя забыль,

Исять бурными, серднеми и глозом Ha wro maws sance, reon weven Ex Approar The Barel, ofungent, OTKHOU ME HAND, THYOUR CHOUSE, CMBBaert, spons if speers, mere, Убійць, разбойплисит почилат. не дая того преда ини та. Которыхъ странный дъли I XOGETL BETTIELD BREGITS.

Тм правж не знию, гда рождент.

Гебъ, вайденышъ безъ креста,

Презранции рабъ и сироти!

За хлабев, и соль жего, попарь

ба осраще иль дочери мови папличу тебѣ, влодѣй—

По ты заплатишь мий тепер.

Хоть пына поздно пику и, Согразиев, выросля закат.

Не поминай теперь, о ней! Ное страдавае, кой позоръ...

Isupaenol-Ha rpynu noen,

бто пой отець, п жинъ, ли свъ.?

и быль и отданть съ раннихъ подъ

что и тобой ребенкомъ, взять,

Не знаю... ... Поди говорять,

юдъ строти нионовъ падзоръ,

вырось въ гренихъ и ставах,

ущей дитя-супьбой менахъ.

MOLIN ON DUTE ON MUST HERBER

Гой пружбы пратиой и живон

Какт, двухт. друзен по приметь пост-Мив ихъ назветь Отеп. свитов. BOTE TO YMPETE TO MEE, CO MEGE O. BEITS, RXE THREY - HE MODE, Пока земля въ упочили часъ, Пытой желтаонь и огнент.-Я не признанси ни въ чемъ, Л ненамѣние сохрино.

IN RHEID BECURCING FROME.

вященных, словъ "отепр" и "нап,"

моненю, ты хотъль, старинъ,

Чтобъ и пъ обятели отныкт.

нито пе сиблъ инт здъсь спазать.

Папрасно: звукъ ихъ быль рождетт.

А у себи по находиль

Отъ этихъ сланостинхъ виенъ? Со иной. И индаль у другил. Отянану, долгь, другиси, родинать,

& ROTOLINEE, REGISTRIES TPOTE

цантанта мий... тогда, старии, с имрву слебкий мой изкией... GETH KOTT, MINUYTHERR SPARE

ув чему? Ужъ банзонъ твой конецъ. за гробовъ есть и адъ, и рай,

Sann-Burlero, a Plyneers-Mire. stanocts Pe tone un approve. чера въ темницъ. Слышу вдругъ чобъ и не ситль ихъ забывать, BLYIL CTO, B THOTT, REBRITS... TAXL BRYKORS, TAXL OUGH. Послушай, и забылен сномъ iipofygaer, so trut exoptif HI - NOR POR, OHR - NOR BILL! ня ва серие, кака почать. жый, жилый разговорт, будго вижу пений взоръ. been my river noed! R DERONBING O HENT

писиния вечель и гребини.

Uprasounce, rozyka noodal Culari, arayennan rposii? Nyesh reneps uperposiin eden. Test noosaan, ya catar, ya etat, M oto, menanii ya otmara, to tyth Bryweith da where nevert Ил гордый падъ и гордый духи, Столь пещеплонияй придъ сумбой to wearth-a truting north Ou mute. Так водухь свежь, и съф. пород. Въ глубокой трепция степи,

Забъгали во всв концы, И сводъ неръдко повторилъ Слова: «бѣжалъ! кто? какъ бѣжалъ?» II въ монастырскую тюрьму Пошли, одинъ по одному, Загадкой мучаясь простой, Жильцы обители святой...

Пришли, глядять: распилена Рѣшетка узкаго окна, Во рву притоптанный песокъ Хранилъ следы различныхъ ногъ; Забытый, на песвъ лежалъ Стальной, зазубренный кинжаль; И польскій шелковый кушакъ Изорванъ, скрученъ кое-какъ, Къ вътвямъ березы подъ окномъ Привизанъ крънкимъ былъ узломъ.

Пошли прилежно по слъдамъ: Они вели из Дивиру-и тамъ Могли замътить на мели Рубенъ отчалившей ладык. Вблизи, на прутьяхъ тростника, Лоскуть того же кушака Висьль, въ вода однимъ концомъ, Колеблемъ раннимъ вътеркомъ.

«Бѣжалъ!-но кто ему помогъ? Конечно люди, а не Богъ!.. И гат же онъ нашель друзей? Знать, точно онъ большой злодьй!» Такъ, собираясь, межъ собой Твердили инови порой.

ГЛАВА III. Зима. Изъ глубины спъговъ Встаютъ, черићи, ини деревъ, Какъ призраки, склонясь челомъ Надъ замерзающимъ Дивиромъ. Гладится тусклый день въ стекло Прозрачныхъ льдинъ-и занесло Овраги сифгомъ. На заръ Лишь заяцъ крадется къ норъ И, прыгая назадъ, впередъ, Свой слъдъ занутанный кладетъ; Да иногда во тьмъ ночной Раздастся псовъ протяжный вой, Когда, голодный и худой, Обходить волкъ вокругъ гумна, И если въ полъ тишина, То даже слышны издали Его тажелые шаги И спринъ, и щелканье зубовъ; II каждый вечерь межъ кустовъ Сто яркихъ глазъ, какъ свъчи въ рядъ, Во мракъ прыгають, блестить...

По выоги зимней не стращась, Однажды въ раний утра часъ Бояринъ Орша далъ приказъ Собраться челяди своей, Точить мечи, съдлать коней; И разнеслась вездъ молва,

Что безпокойная Литва Съ толною дерзкихъ воеводъ На землю русскую идеть. Оть войска русскаго гонцы Во вев помчалися концы: Зовуть бояръ и ихъ людей На славный пиръ-на ниръ мечей.

Сапится Орина на коня. Палъ знакъ рукой: гремя, звеня, Средь вопля женщинъ и дътей, Всъ повскакали на коней; И каждый съ знаменьемъ преста За нимъ пробхалъ въ ворота; Лишь онъ, безмолвный, не крестаеь Какъ басурманъ, татарскій князь. Къ своимъ приближась воротамъ. Возвелъ глаза-не къ небесамъ. Возвель онь ихъ на теремъ тогъ, Гдв прежде жиль онь безь заботь; Гдѣ нынче вътеръ лишь живеть. И гдв, качая изредка Іверь безъ ключа и безъ замка, Какъ мать качаетъ колыбель, Поетъ гулливан метель!

Умчался дал'в шумный бой, Остави следь багровый свой... Между поверженныхъ коней, Обломковъ копій и мечей Въ то время всадникъ разъйзжаль; Чего-то, минлось, онъ искаль, То низко голову склона, До гривы чернаго коня: То вдругъ привставъ на стременахъ., Кто жъ онъ? не русскій и не дяхъ--Аоть илатье польское на немъ Пестръло прио серебномъ. Хоть сабля польская, звеня, Стучала по ребрамъ коня; Чела кругого смуглый цвъть, Глаза, въ которыхъ мракъ и свътъ Въ борьбъ смънилися не разъ, Почти могли бъ увърить васъ, Что въ немъ кинала кровь татаръ... Онъ быль не молодь и не старъ; Но, разсмотръвъ его черты, Не чуждыя той красоты Невыразимой, но живой. Которой блескъ печальный свой Мысль неизмънная пала. Гдв все, что есть добра и зла Въ душть, прикованной въ земль, Отражено, какъ на стеклъ.-Вздохнувши, всякій бы сказаль, Что жиль онь меньше, чемъ страдаль.

Среди долины быль курганъ. Коринстый дубъ, какъ великанъ, Его патою пониралъ И горделиво разстилалъ Падъ нимъ, по прихоти своей,



Боярянъ Орша. И изступленный и нѣмой предсталь предъ блідною четой.



Вояринь Орша. Сынучій нией вискль косматов бахромой.



Вояринъ От ша. Громалу бълую костей... уэріль



Купедъ Калашниковъ "Что пужаенься, красная красавина? И не ворь какой, душегубъ дъсной.

Шатеръ чернъющихъ въгвей. Тугь бой ужасный закипьль. Туть и затихъ. Громада тълъ, обезображенныхъ мечемъ, Пестръла на курганъ томъ. и свыть, опрашенный въ прови. Кой-гдь протаяль до земля; Кора на дубъ въковомъ Была изрублена кругомъ, и кровь на ней видна была, Какъ будто бы она текла Изъ глубины сихъ новыхъ ранъ. и всадникъ въбхалъ на курганъ, Потомъ съ коня онъ соскочилъ и такъ въ раздумыя говорияъ: Воть мъсто-мертвый иль живой Онъ здась.. вотъ дубъ-къ нему сниной Прижавшись, бъщеный старикъ Рубилея-видель я, хоть мигт, Какъ окруженъ со всъхъ сторонъ Съ пятию рабами бился онт И дорого тебъ, Литва, Посталась эта голова!.. Здысь, сквозь толну издалека, И видълъ, какъ его рука Тои раза съ саблей поднялась И опустилась.. Каждый разъ, Когда она ивлилась вновь, По ней ручьемъ бъжала кровь... Четвертый взмахъ и долго ждаль... Не съ поля онъ не побъжаль, Не могь бъжать, хота бъ желаль! .> И вдругъ онъ внемлетъ слабый стонъ, Подходить, смотрить: «это онь!» Главу, омытую въ коови, Бояринъ приподняль съ земли И слабымъ голосомъ сказалъ: «И я узналь тебя! узналь! Ни времи, ни чужой нарядъ Не изманить эловащій взгладъ И это гордое чело, Гав преступление и зло Печать оставили свою-Арсеній!—Такъ! я узнаю, Хоти могилы на краю, Улыбку прежнюю твою, И въ ней шипащую эмью! И узнаю и голосъ твой Межъ звуковъ сторовы чужой, Которыми ты, можеть быть, Его желаещь изманить. Твой умысель постигь и весь, И знаю, для чего ты эдъсь. Но, върный родинъ моей, Не отверну теперь очей, Хоть ты бъ желаль, наменникъ-лямъ. Прочесть въ нихъ близкой смерти страхъ И сожальные и печаль... По знай, что жизни мив не жаль, А жаль лишь то, что часъ мой биль,

Покуда я не отомстить;
Что не могу поднять меча,
Что на рукахъ мойхъ, съ наеча
Омытыхъ кровью до локтей
Злодъевъ родины моей,
Ни канли крови нътъ твоей!...
Взгляни сюда на эту грудь.

Взгляни сюда на эту грудь. Она не въ ранахъ, какъ твоя, По въ ней живетъ тоска-змъя! Ты отомщенъ виолић давно, А къмъ и какъ—не все въ равно? Но лучше мнъ скажи, молю. Гдъ отыщу и дочь твою? Отъ рукъ враговъ земли твоей, Ихъ поиълуевъ и мечей, Хотъ самъ теперь межъ ними я, Ее спасти и поклилел!»

"Скачи скорьй въ мой старый домъ, Тамъ дочь мол; ни ночь, ни днемъ Не феть, не спить: все ждеть да ждеть, Покуда милый не придеть. Сивши... Ужъ близокъ мой коневъ... Теперь обиженный отець Лля васъ лишь страшенъ-накъ мертвецъ! ... Онъ дальше говорить хотьль, По вдругь языкъ оцененаль; Онъ едилать знакъ хотиль рукой, По пальны сжазись межь собок. Тънь смерти мрачной полосой Промчались на его чель: Онъ обернуль лицо къ земль, Вдругъ протянулся, захранвлъ, П-духъ отъ тъла отлетълъ.

Къ нему Арсеній подошель, И руки сжатыя развель, И подняль голову сь земли: Двъ яркія слезы текли Изъ побъльвшихъ мутныхъ глазъ, Собой лишь свътлы, какъ алмазъ. Спокойны были всъ черты, Исполнены той красоты, Лишенной чувства и ума, Таинственной какъ смерть сама.

Н долго юноша надъ нимъ Стояль, раскалныемы томимъ, Невольно мысля о быломъ, Прощая-не прощенъ ни въ чемъ! И на груди его потомъ Онъ тихо распахвуль кафтанъ: Старинныхъ и последнихъ ранъ На ней провавые следы Вились, черивли, какъ бразды, Онъ руку къ сердцу приложилт И трепеть замиравшихъ жилъ Ему неясно возвъстнать, Что въ буйномъ сердит мертвеца Кипфан страсти до конца, Что блескъ печальный этихъ глазъ Горнадо прежде ихъ погасъ...

Ужъ время шло къ закату дня, И сълъ Арсеній на коня, Стальныя шпоры онъ въ бока Вонзиль ему-и въ два прыжка Отъ мъста битвы роковой Онъ быль далеко.-- Пеленой Широкою за нимъ луга Тянулись; яркіе сивга При свъть косвенныхъ лучей Сверкали тысячью огней.-Предъ нимъ стъной знакомый лѣсъ Чериветь на краю небесь: Подъ сънь деревъ въфажаеть онъ. Все тихо, всюду мертвый сонъ, Лишь иногда съ съдого иня. Послыша близкій храпъ коня. Тяжелый воронь, царь степной, Слетить и сядеть на другой, Свой кровожадный чистя влевъ О сучья жесткіе деревъ; Лишь отдаленный вой волковъ, Бъгущихъ жадною толной На мъсто битвы роковой, Терялся въ тишинъ степей... Сыпучій иней вкругъ вътвей Березъ и сосенъ, надъ путемъ Прозрачнымъ свившихся шатромъ, Висълъ косматой бахромой; И часто, шапкой иль рукой, Когда за нихъ онъ задъвалъ. Прахъ серебристый осыпалъ Его лицо... И быстро онъ Скакаль въ раздумье погруженъ. Измучиль непривычный быгь Его коня. Въ глубокій снѣгь Онъ вязнетъ часто... Труденъ путь! Какъ печь, его дымится грудь; Отъ нетерпѣнья сѣдока Въ крови и пънъ всъ бока. По близко, близко... Вотъ и домъ, На берегу Дићира крутомъ, Предъ нимъ встаетъ изъ-за горы. Заборы, избы и дворы Приватливо между собой Тъснятся пестрою толной; Лишь домъ боярскій между нихъ, Какъ призракъ, сумраченъ и тихъ... Онъ вътхалъ на широкій дворъ: Все пусто... будто гладъ иль моръ Недавно пировали въ немъ. Онъ слѣзъ съ коня, идетъ пѣшкомъ ... Толпа играющихъ дътей, Испуганныхъ огнемъ очей, Одеждой чуждой пришлеца И бладностью его лица, Его встръчаетъ у крыльца И съ крикомъ убъгаетъ прочь... Онъ входить въ домъ-въ покояхъ ночь, Закрыты ставни; полъ скрипитъ; Пустая утварь дребезжить

367

На старых в полкахъ; лишь порой, Широкой, бълой полосой Рисуясь на печи большой, Проходитъ въ трещину ставней Холодный свъть дневныхъ лучей.

И лъстницу Арсеній зрить: Сквозь сумракъ онъ бъжить, летить Наверхъ по шаткимъ ступенямъ. Вотъ свътъ мелькнулъ его очамъ. Предъ нимъ замерзшее окно: Оно давно растворено; Сугробомъ собрадся большимъ Снъгъ нерастаявшій подъ нимъ: Увы, знакомыя мъста! Налъво дверь-но заперта; Какъ кровью, ржавчиной покрытт. Большой замокъ на ней виситъ. И вынувъ ножъ изъ кушака, Онъ всунулъ въ скважину замка И затрещавъ, распался тотъ... И тихо дверь толкнувъ впередъ. Онъ входить робкою стопой Въ свътлицу дъвы молодой.

Онъ руку съ трепетомъ простерт, Онъ ищетъ взоромъ милый взоръ, И слабый шепчетъ онъ привътъ. На взглядъ, на рѣчь отвъта нътъ! Однако смито ложе сна, Какъ будто бы на немъ она, Тому назадъ лишь день, лишь часъ, Главу покоила не разъ, Младенческій вкушая сонъ. Но, приближаясь, видитъ онъ На тонкихъ бълыхъ кружевахъ Черпъющій слоями прахъ И ткани паутинъ съдыхъ Вкругъ занавъсокъ парчевыхъ.

Тогда въ окно свѣтлицы той Упалъ заката лучь златой, Играя, на коверъ цвѣтной. Арсеній голову склонилъ... Но вдругъ затрясся, отскочилъ И вскрикнулъ, будто на змѣю Поставилъ онъ пату свою... Увы! теперь онъ былъ бы радъ, Когда бъ быстрѣй чѣмъ мысль, иль взглядъ, Въ него проникъ смертельный ядъ...

Громаду бълую костей И желтый черенъ безъ очей, Съ улыбкой въчной и пъмой—Вотъ что узрълъ онъ предъ собой. Густая, длинная коса, Плечъ бъломраморныхъ краса, Разсынавшись, къ сухимъ костямъ кой-гдъ прилипнула. и тамъ, Гдъ сердце чистое такой Любовью билось огневой, Давно безъ пищи ужъ бродилъ Кровавый червь—жилецъ могилъ...

«Такъ воть все то, что и любиль! Холодный и бездушный прахъ. Горфиній на монхъ устахъ. Теперь безъ чувства, безъ любен Сожмуть объятія земли! Луша прекрасная ел, Принявъ другое бытіе, Теперь парить въ странт святой. И какъ укоръ, передо мной Ея минутной жизни следь. Она погибла въ пвътъ лътъ, Спедь тайныхъ мукъ, иль безъ тревогъ, Когда и какъ-то знаеть Богь. Онъ быль отець, но быль мой врагь: Тому свидътель этогъ прахъ, Лишенный съни гробовой, На свътъ признанный лишь иной!

Да! я преступникъ, я злодъй— Но казнь равна ль винъ моей? Ни на землъ, ни въ свътъ томъ Намъ не сойтись однимъ путемъ... Разлуки первый грозный часъ Сталъ въкомъ, въчностью для насъ. О, если бь рай передо мной Открыть быль властью неземной— Клянусь, я прежде чёмь вступаль, У врать священныхь бы спросиль: Найду ли тамъ, среди святыхь, Погибшій рай надеждь моихь? Творець! отдай ты мнѣ назадь. Ел улыбку, нѣжный взглядь; Отдай мнѣ свѣжіл уста И голосъ сладкій, какъ мечта, Одинъ лишь слабый звукъ отдай!. Что безъ нен земли и рай? Один лишь звучный слова, Влестящій храмь—безъ божества!..

Теперь осталось мив одно: Иду!—куда? Пе все ль равно Та иль другая сторона? Здъсь прахъ ен; но не она! Иду отсюда навсегда Безъ думъ, безъ цъли и труда. Одинъ съ тоской во тьмъ ночной, Il вьюга слъдъ завъеть мой!..»

1837.

# Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова.

Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичь! Про теби нашу пъсню сложили мы; Про твово любимаго опричника, Да про смълаго куща, про Калашникова; Мы сложили ее на старивный ладъ, Мы пъвали ее подъ гуслярный звонъ, И причитывали, да присказывали. Православный народъ ею тъшился, А болринъ Матвъй Ромодановскій Намъ чарку поднесъ меду пъннаго; А боярыня его бълолицая Поднесла намъ на блюдъ серебряномъ Полотенце новое, шелкомъ шитое. Угощали насъ три дня, три ночи, И все слушали—не наслушались.

Не сіяеть на небѣ солице краснос, Не любуются имъ тучки синія: То за транезой сидить во златомъ вѣнцѣ, Сидить грозный царь Иванъ Васильевичь. Позади его стоять стольники, Супротивъ его все бояре да князья, По бокамъ его все опричники; И пируетъ царь во славу Божію, Въ удовольствіе свое и веселіе. Улыбаясь, царь повелѣлъ тогда Вина сладкаго заморскаго Нацѣдить въ свой золоченый ковить И поднесть его опричникамъ. И всв пили, цари славили, Лишь одинъ изъ нихъ, изъ опричниковъ, Удалой боець, буйный молодець, Въ золотомъ ковига не мочилъ усовъ; Опустиль онъ въ землю очи темныя, Опустилъ головушку на широку грудг, А въ груди его была дума крвикая. Воть нахмуриль царь брови черныл И навель на него ечи зоркій, Словно ястребъ взглянуль съ высоты небесъ На младого голубл сизокрылаго-Да не подняль глазъ молодой боецъ Воть объ землю царь стукнуль палкою, И дубовый полъ на полчетверти Онъ жельзнымъ пробиль оконечникомъ, Да не вздрогнулъ и тугь молодой боецъ. Воть промодендъ царь слово грозное-И очнулся тогда добрый молодецъ.

«Гей ты, върный нашъ слуга, Кирибъе-Аль ты думу затанлъ нечестивую? [вичъ, Али слявъ нашей завидуещь? Али служба тебъ честная прискучила? Когда всходитъ мъсщъ—звъзды радуются, Что свътлъй имъ гулять по поднебесью; А которая въ тучку прячется, Та стремглавъ на землю падаетъ... Пеприлично же тебъ, Кирибъевить, Нарской радостью гнушатися; А изъ роду ты въдь Скуратовыхъ И семьею ты вскормлёнъ Малютиной!...» Отвъчаетъ такъ Кирибъевичъ, Нарю грозному въ полсъ кланянсь:

«Государь ты нашь, Пвань Васильевичь! Не кори ты раба недостойнаго: Сердца жаркаго не залить виномь, Ауму черную—не запотчивать! А прогижваль и тебя—воли царская! Прикажи казнить, рубить голову: Тяготить она плечи богатырскій ІІ сама къ сырой земль она клонится.

И свазать ему царь Ивань Васпльевнчь:
«Да объ чемъ тебѣ, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой нарчевой кафтанъ?
Не измялась ли шанка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленая?
Или конь захромалъ худо-кованый?
Или съ ногъ тебя сбилъ на кулачномъ бою,
На Москвъ-ръвъ, сынъ купеческій?»

Отвъчаетъ такъ Кириоъевичъ, Покачавъ головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная Ни въ болрскомъ роду, ни въ купеческомъ; Аргаманъ мой степной ходить весело; Какъ стекло горить сабля острая; А на праздничный день, твоей милостью, Мы не хуже другого нарядимся. Какъ я сяду, поъду на лихомъ конъ За Москву-рѣку покататися, Кушачкомъ подтануся шелковымъ, Заломлю на бочокъ шашку бархатную. Чернымъ соболемъ отороченную-У вороть стоять у тесовыихъ Красны дъвушки да молодушки, И любуются, глядя, перешентываясь; Лашь одна не глядить, не любуется, Полосатой фатой закрывается... На святой Руси, нашей матушкв, Не найти, не сыскать такой красавицы: Ходить плавно-будто лебедушка, Смотрить сладко-какъ голубушка, Молвить слово-соловей пость; Горять щеки ея румяныя, Какъ заря на небъ Божіемъ; Косы русыя, золотистыя, Въ ленты яркія заплетенныя, По плечамъ бъгуть, извиваются. Съ грудью бълою цълуются. Во семьъ родилась она кунеческой. Прозывается Аленой Дмитревной. Какъ увижу ее, и и самъ не свой: Опускаются руки сильныя, Помрачаются очи бойкія; Скучно, груссно мећ, православный царь, Одному по свъту маяться. Опостыли мив кони легкіе, Опостыли наряды парчевые

И не надо мић золотой назим:
Съ къмъ казною своей подълюсь теперь?
Передъ къмъ покажу удальство свое?
Передъ къмъ я нарядомъ похвастаюсь?...
Отпусти меня въ степи приволжекія,
На житье на вольное, на казацкое.
Ужъ сложу и тамъ буйную головушку
И сложу на копье басурманское;
И раздълять по себъ злы татаровья
Коня добраго, саблю острую
И съдельце бранное черкасское.
Мои очи слезныя коршунъ выклюетъ,
И безъ похоронъ горемычный прахъ
На четыре стороны развъется...

И сказаль, смънсь, Иванъ Васильевить, «Ну, мой върный слуга! и твоей бъдъ, Твоему горю пособить постараюси. Воть возьми перстененъ ты мой яхонтовый, Да возьми ожерелье жемчужное. Прежде свахъ смышленой покланяйся, И пошли дары драгоцънные Ты своей Аленъ Дмитревиъ: Какъ полюбишься—празднуй свадебку, Не полюбишься—не прогивайся.»

«Охъ ты гой еси, царь Иванъ Васиц-Обманулъ тебя твой дукавый рабъ, [свячь! Не сказалъ тебѣ правды истинной, Не повѣдалъ тебѣ, что красавица Въ церкви Божіей перевѣнчана, Перевѣнчана съ молодымъ купцомъ По закону нашему христіанскому...»

Ай, ребята, пойте—только гусли стройте! Ай, ребята, пейте—дьло разумъйте! Ужъ потъщьте вы добраго боярина И боярыню его бълолицую!

II. За прилавкомъ сидитъ молодой купенъ, Статный молодецъ Степанъ Парамоновичь, По прозвание Калашинковъ; Шелковые товары раскладываеть, Рачью ласковой гостей онъ заманиваеть, Злато, серебро пересчитываетъ. Да не добрый день задался ему: Ходять мимо баре богатые, Въ его лавочку не заглядывають. Отзвонили вечерню во святыхъ церквахъ; За Креилемъ горить зари туманная, Набъгають тучки на небо-Гонить ихъ метелица распъваючи; Опустых широкій гостиный дворт-Запираетъ Степанъ Парамоновичъ Свою лавочку дверью дубовою Да замкомъ нъменкимъ со пружиною, Злого пса-ворчуна зубастаго На жельзную цень привизываеть-И пошель онъ домой, призадумавшись, Къ молодой хозяйкъ, за Москву-рѣку. И приходить онъ въ свой высокій домъ,

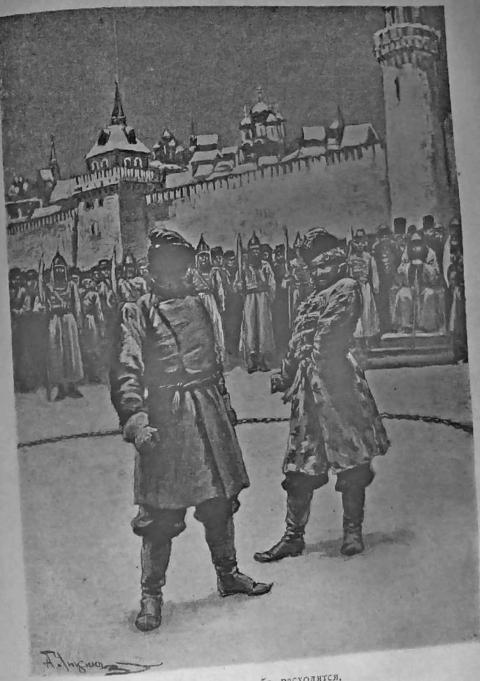

Вотъ молча оба расходятся, Богатырскій бой начинается.

И дивится Степавъ Парамоновичъ:
Не встръчаетъ его молода жена,
Ие напрытъ дубовый столъ бълой скатертью,
А свъча передъ образомъ еле теплится.
И кличетъ онъ старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремъевна,
А куда дъвалась, затайлася
Въ такой поздній часъ Алена Динтревна?
А что дътки мой любезныя—
Чай забъгались, зангралися,
Спозаранку спать уложилися?»

«Господнить ты мой, Степанъ Парамоной скажу тебф диво дивное: [вичь!
Что къ вечерит пошла Алена Дмигревна;
Воть ужъ попъ прошелъ съ молодой попаЗаовтили свъчу, съли ужинать, [дьей,
А по сю пору твоя хозяющка
Изъ приходской церкви не вернулася.
А что дътки твои малыл
Почивать не легли, не играть пошли—
Плачемъ плачутъ, все не унимаются».

Я смутился тогда думой крепкою Молодой купень Калашниковъ. А опъ сталь къ окну, глядить на улицу—И на улицу почь темнехонька; Валить бёлый сийгъ, разстилается, Заметаеть слёдь человъческій. Воть онь слышить, въ сёняхъ дверью хлоп-Потомъ слышить шаги торопливые; [нули, Обернулся, гладить—сила крестная! Передъ нимъ стоить молода жена, Сама блёдная, простоволосая, Косы русыя, расплетенныя, Сивтомъ-инеемъ пересынаны, Смотрять очи мутныя, какъ безумныя, Уста шенчугь рёчи непонятныя.

«Ужъ ты гдъ, жена, жена, шаталася? На вакомъ на дворъ, на площади, Что расгренаны твои волосы, Что одежа вел твои изорвана? Ужъ гуляла ты, пировала ты, Чай, съ сынками все боярскими?... Не на то передъ святыми иконами Мы съ тобой, жена, обручалися, Золотыми кольцами мънялися!... Какъ запру и теби за желѣзный замокъ, За дубовую дверь окованную, Чтобы свѣту Божьяго ты не видъла, Мое ими честное не порочила...»

И, услыщавъ то, Алена Дмитревна Задрожала вся, мол голубушка, Затряслась, какъ листочекъ осиновый, Горько-горько она восилакалась, Въ ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно-солнышко, Пль убей меня, или выслушай! Твои рычи—будто острый ножь; Отъ нихъ сердце разрывается Не боюси смерти лютыя, Не боюси и людской молвы,

А боюсь твоей немилости. Отъ вечерни и домой шла вонете Вдоль по улицъ одинещенька. И послышалось мик, будго свыг в прустить; Оглянулася-человькъ бъжить. Мон ноженьки подкосилиси, Шелковой фатой и закрываем. II онъ сильно схватилъ меня за руки-И сказаль мив такъ тихимъ шенотомъ-— Что пужаещься, прасная прасавина Я не ворь какой, душегубъ авсной. Я слуга наря, наря грознаго, Прозываюся Кирибъевичемъ. А изъ славной семьи изъ Малютиной -Испугалась и пуще прежилго: Закружилась моя бъдная головушка. И онъ сталъ меня циловать-ласкать, И ивлуя, все приговариваль: — Отпачай мив, чего теба надобно, Моя милая, драгопениал! хочень золота, али жемпугу? Хочешь яркихъ камней, эль циатной парчи? Какъ царицу, и наряжу тебя, Стануть всь тебь завидовать. Лишь не дай мих умереть смертью гръшною; Полюби меня, обними меня Хоть единый разъ на прощание!-II ласкаль онь меня, ибловаль мени: На шекахъ монхъ и тенерь горять, Живымъ пламенемъ разливаются Поцваун его окаянные... А смотрыли вы калитку соебдушки; Сменочись, на насъ пальцемъ повазывали... Какъ изъ рукъ его я рвануласи И домой стремглавъ бъжать бросилась; И остались въ рукахъ у разбойника Мой узорный платовъ-твой подарочевъ. И фата мол бухарекан. Опозорнать опъ, осрамнать меня, Меня честную, непорочную... И что сважуть заыя сосъдушки? И кому на глаза поважусь теперь? Ты не дай меня, свою върную жену, Злымъ охульникамъ въ поругание! На кого, кромъ тебя, мив надъяться? У кого просить стану номощи? На бъломъ свъть я спротинушка: Родной батюшка ужъ въ сырой земав, Радомъ съ нимъ лежитъ мои матушка, А мой старшій брать, самь ты въдаешь, На чужой сторонуших пропады безы въсти, А меньшой мой брать-дитя малое, Дитя малое, неразумное...>

Говорила такъ Алёна Дмитревна;
Горючими слевами заливалася.
Посылаетъ Степанъ Парамоновичъ
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися,
И такое слоко ему молвили:
«Ты повъдай намъ, старшой нашъ братъ,

Что съ тобой случилось, приключилося, Что послаль ты за нами во темную почь,

Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вамъ, братцы любезные, Что лиха бѣда со мною приключилася: Онозорилъ семью нашу честную Злой опричникъ царскій, Кирибъевичь; А такой обиды не стеритть душть, Іа не вынести сердцу молоденкому. Ужъ какъ завтра будетъ кулачный бой На Москвъ-ръкъ при самомъ царъ, И я выйду тогда на опричника, Булу на-смерть биться, до последних силь; А побьеть опъ меня-выходите вы За святую правду-матушку. Не сробъйте, братцы любезные! Вы моложе меня, свъжий силою, На васъ меньше гръховъ накопилося: Такъ авось Господь васъ помилуеть!»

И въ отвътъ ему братья молвили: «Купа вътеръ пустъ въ поднебесьи, Туда мчатся и тучки послушныя; Когда сизый орель зоветь голосомъ На кровавую долину побоища, Зоветь пиръ пировать, мертвецовъ убирать, Къ нему малые орлята слетаются: Ты намъ старшій брать, намъ второй отепъ; Дълай самъ, какъ знаешь, какъ въдаешь, А ужъ мы теба, родного, не выдадимъ!»

Ай, ребята, пойте-только гусли стройте! Ай, ребята, нейте-дъло разумъйте! Ужъ потъщьте вы добраго боярина И боярыню его бълодицую!

Надъ Москвой великой, влатоглавою, Надъ станой кремлевской бълокаменной, Изъ-за дальнихъ лъсовъ, изъ-за синихъ горъ. По тесовымъ провельнамъ пграючи, Тучки сърыя разгоняючи, Зари алал полымается: Разметала кудри золотистыя, Умывается сивгами разсыпчатыми; Какъ красавица, глядя въ зеркальце, Въ небо чистое смотрить, улыбается. Ужъ зачемъ ты, алап заря, просыпалася? На какой ты радости разыгралася?

Какъ сходилися, собиралися Удалые бойны московские на Москву-ръку, на кулачный бой, Разгуляться для праздника, потешиться, И прівхаль царь со дружиною, Со болрами и опричниками. И вельль растянуть цель серебряную, Чистымъ золотомъ въ кольцахъ спаянную Оценили место въ двадцать пять саженъ Для охотицкаго бою, сдиночнаго. и вельят логда царь Иванъ Васильевичъ Кличь кликать звонкимъ голосомъ: \*Ой, ужъ гдв вы, добрые молодиы?

Вы потвшьте царя, нашего батюшку! Выхопите-ка во шпрокій кругь; вто побъеть кого, того царь наградить А кто будеть побить, тому Богь простить!

И выходить удалой Кирибъевичь, Парю въ поясъ молча кланяется, Скипаеть съ могучихъ плечъ шубу бархат-Поппении въ бокъ рукою правою, (пум Поправляеть другой шанку алую, Ожидаеть онъ себѣ противника... Тонжны громкій кличь прокликали-Ни одинъ боецъ и не тронулся, Лишь стоять, да другь друга поталкивають На просторъ опричникъ похаживаеть, Напъ плохими бойцами подсмъпваеть: «Присмиръли, не бойсь, призадумались!. Такъ и быть, объщаюсь, для праздника, Отпущу живого съ покаяніемъ, Лишь потвыу царя, нашего батюшку»,

Вдругъ толна раздалась на объ стороны-И выходить Степанъ Парамоновичь, Молодой купенъ, удалой боецъ, По прозванию Казашниковъ. Поклонился прежде царю грозному, Послъ облому Кремлю да святымъ церквамъ. А потомъ всему народу русскому Горять очи его соколиныя, На опричника смотрять пристально. Супротивъ него овъ становится, Боевыя рукавицы натягиваеть, Могутныя плечи распрямливаеть, Да кудряку бороду поглаживаеть.

И сказаль ему Кирибъевичь: «А поведай мив, добрый молодецъ, Ты какого роду, илемени. Какимъ именемъ прозываещься? Чтобы знать, по комъ навихиду служить, Чтобы было чемъ похвастаться»

Отвичаль Степанъ Парамоновичъ: "А зовуть меня Степаномъ Калашниковымъ, А родилея и оть честнова отна. II жилъ я но закону Господнему<sup>\*</sup> не нозориль я чужой жены. Не разбойничаль ночью темною, Не таился отъ свъта небеснаго... И промодвиль ты правду истинную: По одномъ изъ насъ будуть панихиду пъть, И не позже, какъ завтра въ часъ полуден-Ц одинъ изъ насъ будеть хвастаться, [нып; Съ удалыми друзьми пируючи ... Пе шутку шутить, не людей сменить Къ тебъ вышелъ я теперь, басурманскій сынъ. Вышель и на страшный бой, на последнии

И услышавъ то, Кирибъевичъ Побледивать въ лице, какъ осений сиегъ; Бойки очи его затуманились, Между сильныхъ плечъ пробъжаль морозт, На распрытыхъ устахъ слово замерло... Вотъ молча оба расходитен, Богатырскій бой начинается,



купецъ Калашниковъ. "Я скажу вамъ, братцы лобезные, что лиха бъда со мною приключилася".

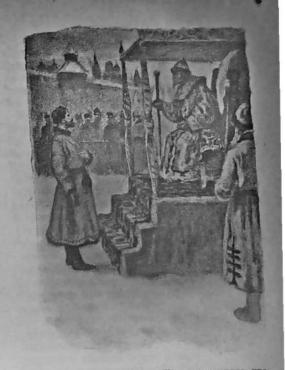

Купецъ Калашниковъ. Какъ возговориль православный царь: "отвъчай мнъ по правть, по со-



Купецъ Калашинковъ. А пройдуть гуслярыспоють пісенку. А



миыря. Мнё стало страшно; на краю грозящей бездны я лежалъ.

размахнулся тогда Кирибъевичь и ударилъ въ-первой купца Калашникова. и ударилъ его посередь групи-Затрещала грудь молодецкая. Пошатнулся Степанъ Парамоновичъ: На груди его широкой висьлъ медный престъ Со святыми мощами изъ Кіева; и погнулся кресть, и вдавился въ групь: Какъ роса изъ-подъ него провь заканаля и полумалъ Степанъ Парамоновичъ: учему быть суждено, то и сбулетел: Постою за правду до-последнева!» Изловчился онь, приготовился, Собраден со всею силою И ударилъ своего ненавистника Прямо въ лѣвый високъ со всего плеча. И опричникъ молодой застоналъ слегка. Закачался, упалъ замертво; Повалился онъ на холодный сныгь, На холодный сиъгъ, будто сосенка. Бушто сосенка, во сыромъ бору Подъ смолистый подъ корень подрубления И, увидавъ то, царь Иванъ Васильевичъ Прогивался гиввомъ, топнуль о землю И нахмуриать брови черныя; Повельль онъ схватить удалого куппа II привесть его предъ лицо свое.

Какъ возговорилъ православный парь:
«Отвъчай мит по правдь, по совъсти,
Вольной волею, или нехотя,
Ты убилъ на смерть мово върнаго слугу,
Мово лучшаго бойна. Кирибъевича?»

«Я скажу тебь, православный царь: Я убиль его вольной волею, А за что, про что—не скажу тебь; Скажу только Богу единому Прикажи меня казнить—и на плаху несть Меть головушку повинную; Не оставь лишь малыхъ дътушекъ, Не оставь молодую вдову, Ал двухъ братьевъ монуъ своей милостью...»

«Хороню тебъ, дътинушка, Удалой боенъ, сынъ кунеческій, Что отвъть держаль ты по совъсти. Молодую жену и сироть твоихъ Изъ казны моей и пожалую, Твоимъ братьямъ велю оть сего же дня По всему царству русскому широкому Торговать безданно, безпошлинно. А ты сямъ стуцай, дътинушка, На высокое мъсто лобное, Сложи свою буйную головушку

Я топоръ велю наточить-навострить, Палача велю одъть-нарадить, Въ больщой полонолъ прикажу звонить, Чтобы знали всъ люди московскіе, Что и ты не оставленъ моей милостью ...

Какъ на изощади народъ собирается;
Заунывный гудить-воетъ половолъ,
Разглашаетъ всюду въсть недобрую...
Но высокому мъсту лобному,
Во рубахъ ираеной съ приой занонкой,
Съ большиять топоромъ, навостренывиъ,
Руки голыя потирающя,
Палатъ песело похаживаетъ,
Удалого бойца дожидается;
А лихой боецъ, молодой купецъ,
Со родении братьями проимется;

«Ужъ вы, братны мои, круги вровные, Попалуентесь, да обниментесь На последнее разставание. Поклонитесь оть мена Алене Дмитревив, Закажите ей меньше нечалиться, Про меня моимь дётуникамь не сказывать. Поклонитесь дому родительскому, Понлонитесь всымь нашимъ товарищамъ, Помолитесь сами вы церпви Божіей Вы за дуну мою, душу грешную!»

И казпили Стенана Калашинкова Смертью лютою, позорною; И головушка безгаланная Во прови на плаху покатилася. Схоронили его за Москвой-ръкой, На чистомъ поль промежь трехъ дорогъ: Промежъ тульской, разанской, владимірской, И бугоръ земли сырой тугь насыпали, И кленовый кресть тугь поставили. И гуляють, шумять вытры буйные Надъ его безыменной могилкою. И проходять мимо люди добрые: Пройдеть старь человывь-перекрестится Пройдеть молодець-присанится, Пройдеть дівица-пригорюнится, А пройдуть гусляры споють пъсенку.

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!
Красно начинали—прасво и кончайте;
Каждому правдою и честью воздайте
Тароватому болрину слава!
И прасавиць-болрыны слава!
И всему народу христіанскому слава.

### 1838.

## Бъглецъ.

(горская легенда).

Гарунъ бъжалъ быстрве лани, Быстрей чемь заяць оть орла: Бъжалъ онъ въ страхъ съ поля брани, Гдѣ кровь черкесская текла. Отецъ и два родные брата За честь и вольность тамъ легли-И подъ пятой у супостата Лежатъ ихъ головы въ пыли. Ихъ кровь течеть и просить мщенья. Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ, Онъ растерялъ въ пылу сраженья Винтовку, шашку-и бъжить. И скрылся день; клубясь, туманы Одъли темныя поляны Широкой бълой неленой. Пахнуло холодомъ съ востока, И надъ пустынею пророка Всталь тихо мѣсяцъ волотой. Усталый, жаждою томимый, Съ лица стирая кровь и потъ, Гарунъ межъ скалъ аулъ родимый При лунномъ свъть узнаеть. Подкрался онъ, никъмъ незримый; Кругомъ молчанье и покой. Съ кровавой битвы невредимый Лишь онъ одинъ пришелъ домой, И къ саклъ онъ спъшить знакомой; Тамъ блещеть свътъ; хозяннъ-дома. Скръпясь душой, какъ только могъ, Гарунъ ступилъ черезъ порогъ; Селима звалъ онъ прежде другомт; Старикъ пришельца не узналъ; На ложь, мучимый недугомъ, Одинъ, онъ молча умиралъ. «Великъ Аллахъ: оть злой отравы Онъ свътлымъ ангеламъ своимъ Вельлъ беречь тебя для славы... Что новаго?..» спросиль Селимт, Поднявъ слабъющіл въжды. И взоръ блеснулъ огнемъ надежды, И онъ привсталъ, и кровь бойца Вновь разыгралась въ часъ конца. «Два дня мы билиси въ твенина: Отеңъ мой цалъ и братья съ нимъ, И сирылся я одинь въ пустынъ. Какъ звърь преслъдуемъ, гонимъ, Съ окровавленными ногами Отъ острыхъ камней и кустовъ, Я шель безвастными тропами По следу венрей и волковъ. Черкесы гибнуть. Врагь повсюду. Прими меня, мой старый другъ, И, вотъ пророкъ!-твоихъ услугъ

Я до могилы не забуду:> А умирающій въ отвътъ: «Ступай! достоинъ ты презрѣнья! Ни крова, ни благословенья Здѣсь у меня для труса нътъ!» Стыда и тайной муки полный, Безъ гићва вытерпѣвъ упрекъ. Ступиль опять Гарунъ безмолвный За непривътливый порогъ. И, сакою новую минуя, На мигъ остановился онъ, И прежнихъ дней летучій сонъ Вдругь обдаль жаромъ поцелул Его холодное чело. И стало сладко и свътло Его душь; во мракъ ночи, Вазалось, пламенныя очи Блеснули ласково предъ нимъ, И онъ подумалъ: «я любимъ.. Она лишь мной живетъ и дышетъ .:. И хочеть онъ войти-и слышить... И слышить пасню старины. И сталь Гарунь бледней луны.

«Мѣсяцъ плыветъ, И тихъ, и спокоенъ, А юноша-воинъ На битву идетъ. Ружье заряжаеть джигить, И дева ему говорить: «Мой милый, смвлье Ввъряйся ты року. Молися Востоку, Будь въренъ пророку. Будь славѣ върнѣй. Своимъ измънившій-Измѣной кровавой, Врага не сразивши, Погибнеть безъ славы: Дожди его ранъ не обмоютт. И звъри костей не зароють.-Въ горахъ никого нътъ, Кто бъ вынесъ позоръ, И труса прогонить Красавина горъ!»

Главой поникнувъ, съ быстротсю Гарунъ свой продолжаеть путі, И крупная слеза, порою, Съ ръсницы падаетъ на грудь. Но воть, оть бури наплоненный, Предъ нимъ родной бълветъ домт, Надеждой снова ободренный, Гарунъ стучится подъ окномъ; Тамъ, върно, теплыя молитвы

Восходять къ небу за него; Старука-мать ждеть сына съ битвы. но ждеть его-не одного. «Мать, отвори! Я странникь бъдный. я твой Гарунь, твой младшій сынь, Сквозь пули русскія безвредно Пришель кь тобь...» — Одинъ?—

«Одинъ!»

\_ А гдв отепъ и братья?\_\_ «Пали.

Пророжь ихъ смерть благословинь, И ангелы ихъ души взяли». — Ты отомстиль?—

«Не отомстиль...

Но я стрелой пустился въ горы, Оставилъ мечь въ чужомъ краю, чтобы твои утвишть взоры И утереть слезу твою». Молчи, молчи! глуръ лукавый, Ты умереть не могь со славой! Такъ удались, живи одинъ. Твоимъ стыдомъ, б'яглецъ свободы, Не омрачу я стары годы. Ты рабъ и трусъ... а мнв не сынъ!- Умодило слово отверженья. И все кругомь объято сномь. Прокалтья, стоны и моленья Звучали долго подъ окномъ, И, наконець, ударъ кинжала Пресвиъ несчастнаго позоръ, И мать поутру увидала, и удано отвернува взоръ. И трупъ, отъ праведныхъ изгнанный, Никто къ кладбищу не отнесъ, И кровь съ его глубокой раны Лизаль, рыча, домашній песь. Ребята малые ругались Надъ хладнымъ теломъ мертвеца, Въ преданьяхъ вольности остались Поворъ и гибель бъглена. Душа его оть глазъ пророка Со страхомъ удалилась прочь. И твиъ его въ горахъ Востока Понын' бродить вы темну ночь; И подъ окномъ, по угру рано, Онъ въ савлю просится, стуча; Но, внемля громкій стихъ Корана, Въжить опить подъ сънь тумана, Какъ прежде бъгать отъ меча.

## 1839-1840.

## Мпыри 1).

I Кинга Парствъ.

Не много леть тому назадъ, Тамъ, гав сливаяся шумять, Обнявшись, будто двѣ сестры, Струи Арагвы и Куры, Быль монастырь. Изъ-за горы И нынче видить пешеходъ Столбы обрушенных вороть, И башни, и церковный сводъ; Но не курится ужь подъ нимъ Кадильниць благовонный дымъ, Не слышно пънье въ поздній часъ Молящихъ иноковъ за насъ. Теперь одинь старикь седой, Развалинъ стражь полуживой, Людьми и смертію забыть, Сметаеть пыль съ могильныхъ плить. Которыхъ надпись говорить 0 славв прошлой-н о томъ, Какъ удрученъ своимъ вѣнцомъ,

Вкушая вкусить мало Такой-то царь, въ такой-то годъ, меда, и се авъ умираю. Вручалъ Россін свой народъ.

> И Божья благодать сошла На Грузію!-Она цвіла Съ техъ поръ въ тени своихъ садовъ, Не опасаяся враговъ, За гранью дружескихъ штыковь.

Однажды русскій генералъ Изъ горъ къ Тифлису проважалъ; Ребенка планнаго онъ везъ. Тоть занемогь, не перенесъ Трудовъ далекаго пути. Онь быль, казалось, льть шести; Какъ серна горъ, пугливъ и дикъ. И слабъ, и гибокъ, какъ тростникъ Но вь немь мучительный недугь Развиль тогда могучій духъ Его отцовъ. Безъ жалобъ онъ Томился, даже слабый стонъ Изъ детскихъ губъ не вылеталь Онъ знакомь пищу отвергаль,

<sup>1)</sup> Мисери—на грузинскомъ замкъ вначять "неслу- И тихо, гордо умираль. жащій монахъ", нічто въ родів "послушинка". Первова- Изъ жалости одинь монахъ тально нозма была названа *Бэри* и оговорено, это *Бэри* Больного призръдъ, и въ ствиать по-грузински значить монахъ. (Примъч. наъ вад. Вискон.). Хранительныхъ остолся онъ,

Испусствомъ дружескимъ спасенъ. Но, чуждъ ребяческихъ утёхъ, Спачала бъгалъ онъ отъ всъхъ, Бродилъ безмолвенъ, одинокъ, Смотрель вадыхая на востокъ, Томимъ неясною тоской По сторонъ своей родней. Но после къ плену онъ привыкъ, Сталь понимать чужой изыкъ, Быль окрещень святымь отцомъ И, съ шумнымъ свътомъ незнакомъ, Уже хоталь во цвать лать Изречь монашескій объть. Какъ вдругъ однажды онъ исчеть Осенней ночью. Темный ласъ Танулся по горамъ кругомъ. Три дня всв поиски по немъ Напрасны былк; но потомъ Его въ степи безъ чувствъ нашли И вновь въ обитель принесли. Онъ страшно бледенъ былъ и худъ И слабъ, какъ будто долгій трудъ, Бользнь иль голодъ испыталь. Онъ на допросъ не отвъчалъ И съ каждымъ днемъ примътно вялъ, И близовъ сталь его конецъ. Тогда пришель къ нему чернецъ Съ увъщеваньемъ и мольбой; И, гордо выслушавъ, больной Привсталь, собравь остатокъ силь, И волго такъ онъ говорилъ:

«Ты слушать исповъдь мою Сюда пришель, --благодарю. Все лучше передъ къмъ-нибудь Словами облегчить миж грудь; Но людамъ и не прлать зла, И потому мои пъла Не много пользы вамъ узнать --А душу можно ль разсказать? Я мало жиль, и жиль въ плену. Такихъ двъ жизни за одну, Но только полную тревогь, Я променять бы, если бъ могъ. Я зналъ одной лишь думы власть, Одну-но пламенную страсть: Она, какъ червь, во мнъ жила, Изгрызла душу и сожгла. Она мечты мои звала Оть келій душныхъ и молитвъ Въ тотъ чудный міръ тревогь и битву, Гдъ въ тучахъ прячутся скалы, Гдь люди вольны, какъ орлы. Я эту страсть во тьмѣ ночной Вскормиль слезами и тоской; Ее предъ небомъ и землей Я ныне громко признаю, И о прощеньи не молю». IV.

«Старикъ! я слышалъ много разъ,

что ты меня отъ смерти снасъ-Зачёмъ?.. Угрюмъ и одинокъ, Грозой оторванный листокъ, Я вырось въ сумрачныхъ стънахъ Душой дитя, судьбой монахъ. Я никому не могъ сказать Священныхъ словъ «отецъ» и «мать» Ковечно, ты хотъль, старикъ, Чтобъ я въ обители отвыкъ Отъ этихъ сладостныхъ именъ-Напрасно: звукъ ихъ быль рожденъ Со мной. Я видъль у другихъ Отчизну, домъ, друзей, родныхъ. А у себя не находилъ Не только милыхъ душъ-могилъ! Тогда пустыхъ не трати слезъ. Въ душъ л клятву произнесъ: Хотя на мигъ когда-нибудь Мою пылающую грудь Прижать съ тоской къ груди другой. Хоть незнакомой, но родной. Увы! теперь мечтанья тѣ Погибли въ полной прасотъ, И я, вакъ жилъ, въ землъ чужой Умру рабомъ и спротой.»

"Меня могила не страшить: Тамъ, говорять, страданье спить Въ холодной въчной тишинъ. Но съ жизнью жаль разстаться инт. Я молодъ, молодъ... зналъ ли ты Разгульной юности мечты? Или не зналъ, или забылъ, Какъ ненавидъль и любилъ; Какъ сердце билося живъй При видъ солнца и нолей Съ высокой бании угловой, Гдъ воздухъ свъжъ, и гдъ порой Въ глубокой скваживъ стъны, Дитя невъдомой страны, Прижавшись, голубь молодой Сидить, испуганный грозой? Пускай теперь прекрасный свёть Тебъ постыль: ты слабъ, ты съда, И отъ желаній ты отвык з. Что за нужда? Ты жиль, старикъ! Тебть есть въ мірть что забыть, Ты жиль-а также могь бы житы

«Ты хочень знать, что видьль л На воль?—Пышныя поля, холмы, покрытые вънцомь деревь, разросшихся кругомь, Шумящихъ свъжею толной, какъ братья въ иляскъ круговой. Я видълъ груды темныхъ скалт, когда потокъ ихъ раздълять, и думы ихъ я угадалъ: Миъ было свыше то дано! Простерты въ воздухъ давно

Объятья каменныя ихъ и жаждугъ встръчи каждый мигь; Но дин быгуть, быгуть года-Имъ не сойтися никогда! Я видьлъ горные хребты, Причуданные, какъ мечты, Когда въ часъ утренней зарц Курилися, какъ алгари, ихъ выси въ небь голубомъ, И облачко за облачкомъ, Покинувъ тайный свой ночлегъ, Къ востоку направляло бъть-Канъ будто бълый нараванъ Залетныхъ птицъ изъ дальнихъ странъ! Вдали и видель сквозь туманъ, Въ енбгахъ, горящихъ, какъ алмазъ. Сълой, незыблемый Кавказъи было сердну моему Легко, не знаю ночему. Мир тайный голосъ говориль, Что накогда и и тамъ жиль, И стато въ памяти моей Прошедшее яситй, ясити...>

### YIL

«И вспоминять и отповскій домъ, Ушелье наше и кругомъ Въ тыни разсыцанный ауль; Мик слышался вечерній гуль Иомой бъгущихъ табуновъ И выльній дай знакомыхъ псовъ. И помниль смуглыхъ стариковъ, При свъть дунныхъ вечеровъ Противъ отцовскаго крыльца Сидевинкъ съ важностью лица; И блескъ оправленныхъ ножонъ Кинжаловъ длинныхъ... и накъ сонъ Все это смутной чередой Виругъ пробъгало предо мной. А мой отець? Онъ, какъ живон, Въ своей олежай боевой Являлся мив, и поменлъ я больчуги звонъ, и блескъ ружья, И гордый, непреклонный взоръ; И молоныхъ монхъ сестеръ... Зучи ихъ сланостныхъ очей, и звукъ ихъ пъсенъ и ръчей Падъ колыбелію моей... Въ ущель тамъ бъжаль потокъ, Онъ шуменъ быль, но неглубокъ; бъ нему, на золотой песокъ, птрать я въ полдень уходилъ и взоромъ ласточекъ следилъ. Когда онъ передъ дождемъ водны касалися крыломъ. Вепомниль я нашь мирный домъ И предъ вечернимъ очагомъ Разсказы долгіе о томъ, накъ жили люди прежнихъ дней, Корда быль міръ еще пышнъй»

YIII. «Ты хочень знать, что дълаль я На воль? Жиль-и жизнь мон Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней Была бъ печальнъй и мрачнъй Безсильной старости твоей. Давнымъ-давно задумаль я Взглянуть на дальнія поля; Узнать, препрасна ли земля; Узнать, для воли иль тюрьмы На этоть свыть родимся мы-И въ часъ ночной, ужасный часъ, Когда гроза пугала васъ, Когда, столилсь при алгара, Вы ниць лежали на земль, Я убъжать. О! я, какъ брагъ, Обняться съ бурей быль бы радъ! Глазами тучи и слъдияъ, Рукою молнію ловиль... Скажи мив, что средь этихъ ствиъ Моган бы дать вы мив взаивнь Той дружбы праткой, но живой, Межъ бурнымъ сердиемъ и грезой?...>

«Бъжалъ и делго—гдъ? куда? Не зваю! Ин одна звъзда Не озарила трудный путь. Мый было весело вдохнуть Въ мою намученную грудь Ночную свъжесть тахъ ласовъ-И только. Много и часовъ Бъжаль и, наконець, уставъ, Прилегь между высокихъ травъ; Прислушался: погони нъть. Гроза утихла. Бледный светь Танулся длинной полосой Межъ темнымъ небомъ и землей, II различаль и, какъ узоръ, Ра ней зубцы даленихъ горъ. Недвижимъ, молча, и лежалъ. Порой въ ущели шакалъ Кричалъ и плакалъ, какъ диги, И, гладкой чешуей блести, Змън скользила межъ камней; Но страхъ не сжаль души моей; Я самъ, какъ звърь, былъ чуждъ людей, И полат и прятался, какъ амъй»,

"Внизу глубоко подо мной Потокъ, усиленный грозой, Пумълъ, и шумъ его глухой Сердитыхъ сотнъ голосовъ Подобился. Хотя безъ словъ, Мнъ внятенъ былъ тотъ разговоръ, Немолчный ропотъ, въчный споръ Съ упрямой грудою камней. То вдругъ стихалъ онъ, то сильнъй Онъ раздавался въ тишниъ; И вотъ, въ туманной вышинъ Запълв инитън, и востокъ

Озологился; вѣтерокъ
Сырые шевельнуль листы;
Лохнули сонные цвѣты,
И, какъ они, навстрѣчу дню
И поднялъ голову мою...
И осмотрѣлся; не таю:
Миѣ стало страшно; на краю
Грозящей бездны и лежялъ,
Гдѣ вылъ, прутись, сердитый валъ;
Туда вели ступени скалъ:
Но лишь злой духъ по нимъ шагалъ,
Когда, низверженный съ небесъ,
Въ подземной пронасти нечезъ"

«Кругомъ меня цвълъ Божій садъ; Растеній радужный нарядъ храниль следы небесныхъ слезъ, И кудри виноградныхъ лозъ Вились, прасуясь межъ деревъ Прозрачной зеленью листовъ; И грозды полные на нихъ, Серегъ подобье дорогихъ, Висъли пышно, и порой Къ нимъ птицъ леталъ пугливый рой. И снова я къ земль прицаль, И снова велушиваться сталь Къ волисбнымъ, страннымъ голосамъ; Они шентались по кустамъ, Какъ будто ръчь свою вели О тайнахъ неба и вемли; И вев природы голоса Сливались туть; не раздался Въ торжественный хваленья часъ Лишь человька гордый гласъ. Все, что я чувствоваль тогда, Тв думы-имъ ужъ ивть следа-Но я бъ желалъ ихъ разсказать, Чтобъ жить, хоть мысленно, опить. Въ то утро былъ небесный сводъ Такъ чисть, что ангела полеть Прилежный взоръ следить бы могъ; Онь такъ прозрачно быль глубокъ, Такъ полонъ ровной синевой! Я въ немъ глазами и душой Тонуль, пока полдневный зной Мои мечты не разогналь, И жаждой я томиться сталь.

ХИ.
«Тогда къ потоку съ высоты, держась за гибкіе кусты, Съ нлиты на плиту, я, какъ могъ, Спускаться началъ. Изъ-подъ ногъ сорвавшись, камень иногда Катился внизъ—за нимъ бразда дымилась, прахъ вился столбомъ; Гудя и прыгая, потомъ. Онъ поглощаемъ былъ волной; И я висълъ надъ глубиной но юность вольная сильна. И емерть казалась не странна!

Линь только и съ крутыхъ высота Спустился, свъжесть горных воль Повънла навстръчу мив, И жадно и припаль къ волив. Варугъ голосъ-легкій шумъ шаговъ Мгновенно скрывшись межъ кустовъ Невольнымъ трепетомъ объять, драгией бынциной станцов В И жадно вслушиваться сталь: И ближе, ближе все звучаль Грузинки голосъ молодой, Такъ безъискусственно живой, Такъ сладко вольный, будто онъ-Лишь звуки дружескихъ имень Произносить быль пріучень. Простал пъсня то была, Но въ мысль она мив залегла, И мив, лишь сумракъ настаетъ, Невримый духъ ее поеть».

«Держа кувшинъ надъ головой, Грузинка узкою троной Сходила къ берегу. Порой Она скользила межъ камней. Смалсь неловкости своей. И бъденъ быль ел наридъ; И шла она легко, назадъ Пагибы длинные чадры Откинувъ. Лътніе жары Покрыли танью волотой Лино и грудь си; и зной Дышаль оть усть ея и щекъ. И мракъ очей быль такъ глубокъ, Такъ полонъ тайнами любви, Что думы пылкія мен Смутились. Помню только я Кувшина звонъ-когда струл Вливалась медленно въ него-И шорохъ... больше ничего. Когда же я очнулся вновь И отлила оть сердца кровь, Она была ужъ далеко; И шла хоть тише, но легко, Стройна подъ ношею своей, Какъ тополь, царь ел полей... Недалеко въ прохладной мглъ, Казалось, приросли къ скаль Двъ сакли дружною четой: Надъ плоской кровлею одной Дымокъ струпася голубой. Я вижу, будто бы теперь. Какъ отперлась тихонько дверь И затворилася опить... Тебъ, и знаю, не нонять Мою тоску, мою печаль: И если бъ могь-мить было бъ жаль-Воспоминанья тахъ минуть Во мнъ, со мной пускай умругъ". XIV.

"Трудами ночи изнуренъ,



Миъ стало страшно: на крою Грозяшей бездны я лежалъ.

я легь въ тени. Отрадный сонъ Сомкнулъ глаза невольно мнт... И снова виделъ я во снъ Грузинки образъ молодой. И странной, сладкою тоской Опять моя заныла грудь. Я долго силился вздохнуть-И пробудился. Ужь луна Вверху сіяла, и одна Лишь тучка кралася за ней. Какъ за добычею своей, Объятья жадныя раскрывъ: Міръ теменъ быль и молчаливь: лишь серебристой бахромой Вершины цени снеговой Влали сверкали предо мной, на въ берега илескаль потокъ. Въ знакомой саклѣ огонекъ То трепеталь, то снова гась: На небесахъ въ полночный часъ Такъ гаснеть яркая звъзда! Хотвлось мив... но я туда Взойти не смъть. Я цель одну, Пройти въ родимую страну, Имваъ въ душв-и превозмогь Страданье голода, какъ могь. И воть дорогою прямой Пустился, робкій и німой: Но скоро въ глубинв лесной Изъ виду горы потеряль И туть съ пути сбиваться сталь». XV.

«Напрасно, въ бъщенствъ, порой, Я рваль отчалиной рукой Терновникъ, спутанный илющемъ: Все льсь быль, вьчный льсь кругомь, Страшней и гуще каждый чась; И милліономъ черныхъ глазъ Смотръда ночи темнота Сквовь вътви каждаго куста... Моя кружилась голова. Я сталь влізать на дерева; Но даже на краю небесъ Все тоть же быль зубчатый лѣсь. Тогда на землю я упаль И вь изступленіи рыдаль, И грызъ сырую грудь земли, И слезы, слезы потекли Въ нее горячею росой... Но, върь мив, помощи людской Я не желаль... Я быль чужой Для нихъ на въкъ, какъ звърь степной; И если бъ хоть минутный крикъ Мнъ измънилъ-клянусь, старикъ, й бъ вырваль слабый мой языкъ». XVI.

«Ты помнишь, въ детскіе года Слезы не зналъ я никогда; Но туть я плакаль безъ стыда. Кто видеть могь? Лишь темный лёсь, Да м'всяць, плывшій средь вебесь! Озарена его лучемъ, Покрыта мохомъ и несномъ, Непроницаемой ствиой Окружена, передо мной Была поляна. Вдругь по ней Мелькнула твнь, и двухь отней Промчались искры... и потомъ Какой-то звёрь однимь прыжкомъ Изъ чаши выскочиль и легь, Играя, наваничь на песокъ. То быль пустыни вёчный гость-Могучій барсь. Сырую вость Онь грызъ и весело визжаль; То взоръ кровавый устремлять, Мотая ласково хвостомъ. На полный м'всяць-и на немъ Шерсть отливалась серебромъ. Я ждаль, схвативь рогатый сукъ. Минуту битвы; сердце вдругь Зажглося жаждою борьбы И врови... да, рука судьбы Меня вела внымъ путемъ... Но нынче я увъренъ въ томъ, Что быть бы могь вы краю отцовы Не изъ последнихъ удальцовъ». XVII

«Я ждаль. И воть вь тым ночной Врага почуяль онь, и вой Протяжный, жалобный какъ стонъ, Раздался вдругь... и началь онъ Сердито ланой рыть песокъ, Всталь на дыбы, потомъ прилегь, И первый бъщеный скачокъ Мив стращной смертію грозиль... Но я его предупредиль. Ударъ мой верень быль и скоръ. Надежный сукъ мой, какъ топоръ, Широкій лобъ его разсікъ... Онъ застональ, какъ человекъ, И опрокннулся. Но вновь-Хотя лила изъ раны кровь Густой, широкою волной-Вой закингаль, смертельный бой!» XVIII.

«Ко мий онь кинулся на грудь;
Но въ горло я успёль воткнуть
И тамъ два раза повернуть
Мое оружье... Онъ завыть,
Рванулся нет послъднихъ силъ,
И мы, сплетясь, какъ пара змъй,
Обнявшись кръпче двухь друзей,
Упали разомъ, и во мить
Бой продолжался на землю.
И я былъ страшенъ въ этотъ мигь;
Какъ барсъ пустынный, золъ и дикъ,
Я пламенълъ, визжалъ, какъ онъ:
Какъ будто самъ я былъ рожденъ
Въ семействъ барсовъ и волковъ
Поль свъжимъ пологомъ люсовъ.

Казалось, что слова людей
Забыль я—и въ груди моей
Родился тоть ужасный крикъ,
Какь будто съ дётства мой языкъ
Къ иному звуку не привыкъ...
Но врагь мой сталь изнемогать,
Метаться, медленнёй дышать,
Сдавиль меня въ послёдній разъ...
Зрачки его недвижныхъ глазъ
Блеснули грозно—и потомъ
Закрылись тихо вёчнымъ сномъ;
Но съ торжествующимъ врагомъ
Сить встрытиль смерть лицомъ къ лицу.
Какъ въ битв'є слёдуеть бойцу!...
XIX.

«Ты видишь на груди моей Сльды глубокіе когтей; Еще они не заросли И не закрылись; но земли Сырой покровь ихъ освъжить, И смерть навъки заживить. О нихъ тогда я позабыль, И, вновь собравь остатокъ силь, Нобрелъ я въ глубинъ лъсной... Но тщетно спориль я съ судьбой: Она смълась надо мной!»

XX. «И вышель изъ льсу. И вотъ Проснудся день, и хороводъ Свътилъ напутственныхъ исчезъ Въ его лучахъ. Туманный лъсъ Заговориль. Вдали ауль Куриться началь. Смутный гуль Въ долинъ съ вътромъ пробъжалъ... Я сълъ и вслушиваться сталь; Но смолкъ онъ вийсти съ витеркомъ. И кинуль взоры я кругомъ: Тоть край, казалось, миж знакомъ. И страшно было мив-понять Не могь я долго, что опять Вернулся я къ тюрьмъ моей; пто безполезно столько цией 1 тайный замысель ласкаль. Герићав, томился и страдаль, И все зачамъ?- Чтобъ въ цвъта лъть, Едва взглянувъ на Божій світь, При звучномъ ропотъ дубравъ Блаженство вольности познавъ, Унесть въ могилу за собой Тоску по родинъ святой, Надеждъ обманутыхъ укоръ И вашей жалости позоръ!... Еще въ сомнънье погруженъ, Я думаль-это страшный сонъ... Вдругъ дальній колокола звонъ Раздался снова въ тишинъ-И тугь все ясно стало мив... О, я узналь его тотчасъ! Онъ съ детскихъ глазъ ужъ не разъ-Стоняль видінья сновь живыхъ

Про милыхъ ближнихъ и родимхъ, Про волю дикую степей, Про легкихъ бъщеныхъ коней, Про битвы чудныя межъ сваль, Гдъ всъхъ одинъ и побъждаль!... И слушалъ и безъ слезъ, безъ силъ. Казалось, звонъ тоть выходилъ взъ сердиа—будго кто-нибудь Желъзомъ ударялъ мнъ иъ грудъ, и смутно понялъ и тогда, Что миъ на родину слъда Не проложить ужъ някогда» ХХІ.

«Ла, заслужиль я жребій мой! Могучій конь, въ степи чужой Плохого сбросивъ съдова, На родину издалека Найдеть прямой и краткій путь... Что я предъ нимъ?- Напрасно групь Полна желаньемъ и тоской: То жаръ безсильный и пустой, Игра мечты, больань ума. На миъ печать свою тюрьма Оставила... Таковъ прътокъ Теминчный: выросъ одинокъ И бледень онъ межъ цантъ сырыхъ; И полго листьевъ молодыхъ Не распускаль, все ждаль лучей Живительныхъ. И много дней Прошло, и добрая рука Печалью тронулась ивътка. И быль онъ въ садъ перенесенъ, Въ сосъество розъ. Со всъхъ сторонъ Дышала сладость бытіа... Но что жъ? Едва взошла заря, Палящій лучь ен обжегь Въ тюрьмъ воспитанный цевтокъ...

XXII «И, какъ его, палиль меня Отонь безжалостнаго дня. Напрасно пряталь я въ траву Мою усталую главу: Изсохний листь ея вавномъ Терновымъ надъ монмъ челомъ Свивался-и въ лицо огнемъ Сама земля дышала мив. Сверкая быстро въ вышинь. Кружились вскры; съ бълыхъ скалъ Струился паръ. Міръ Божій спаль, Въ опененени глухомъ. Отчанны тижелымъ сномъ, Хотя бы крикнуль коростель, Иль стрекозы живая трель Послышалась, или ручья Ребячій ленетъ... Лишь змія. Сухимъ бурьяномъ шелестя, Сверкая желтою спиной, Какъ будто надписью златой Покрытый до-визу клинокъ, Бразди разсынчатый песокъ.

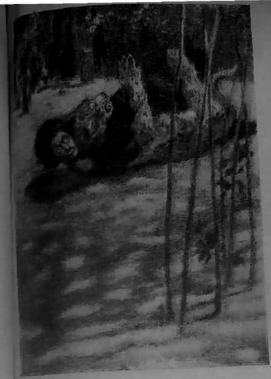

мимри. Обнявшись кръпче двухъ друзей, упали разонъ и во мглъ бой продолжался на землъ.



Мимри. Унесть въ могилу за собой тоску по ролин'я свитой.



Деменъ. Прикованный незримой сплой, онъ съ



Деменъ. ...Несется конь быстубе дани, хранить и риется будго въ брани.

скользила бережно; потомь, Играя, нѣжася на немъ, Тройнымъ свивалася кольцомъ; То будто вдругъ обожжена, Металась, прыгала она И въ дальнихъ приталась кустахъ...»

### XXIII.

«И было все на небесахъ Светло и тихо. Сквозь пары Влали чернъли двъ горы. Нашъ монастырь паъ-за однов Сверкаль зубчатою станой. Винау Арагва и Кура, Обвивъ каймой изъ серебра Подошвы свъжихъ острововъ, По корнамъ шенчущихъ кустовъ Бажали дружно и легко ... По нихъ миж было далеко! Хотвль я встать-передо мной Все закружилось съ быстротой; Хотьль кричать-языкъ сухой Безавученъ и недвижимъ былъ... Я умиралъ. Меня томилъ Предсмертный бредь.

Казалось мив. Что и лежу на влажномъ днъ Глубовой рачки-и была Кругомъ таинственная мгла. И, жажду въчную поя, Какъ ледъ холодная струя, Журча, вливалася мив въ грудь... И я боялся лашь заснуть-Такъ было сладко, любо мив... А надо мною въ вышенъ Волна тасиндася из волив И солние сквозь хрусталь волны Сіяле сладостиви луны... и рыбокъ пестрыя стада Въ лучахъ играли иногда. И помню а одну изъ нихъ: Она привътливъй другихъ Ко мив ласкалась. Чешуей Была попрыта золотой Ен спина. Она вилась Надъ головой моей не разъ, И взоръ ел зеленыхъ глазъ Выль грустно-нъженъ и глубокъ. И надивиться и не могъ: Ка сребристый голосокъ Мик рычи странныя шенталь, И пълъ, и снова замолкалъ. Онъ говорилъ:

«Дитя мое, Останься здась со мной: Въ вода привольное житье— И холодъ и покой.

Я совову монхъ сестеръ: Мы пляской пруговой Развеселимъ туманный ваоръ И духъ усталый твой.

Усни! постель твой магка, Прозраченъ твой покровъ. Пройдуть года; пройдуть вѣка Подъ говоръ чудныхъ сновъ.

О милый мой! не угаю, Что я тебя люблю, Дюблю, какъ вольную струю, Люблю, какъ жизнь мою...»

«И долго, долго слушаль я; П минлось, звучная струя Сливала тихій ропоть свой Съ словами рыбки золотой. Туть а забылси. Божій свыть Въ глазахь угась. Безумный бредь-Безсилью тыла уступиль... > XVIV

«Такъ и найденъ и подвять быль...
Ты остальное знаешь самъ.
Я кончиль. Върь моимъ словамъ,
Или не върь, мит исе равно.
Меня печалить лишь одно:
Мой трупъ колодинай и въмой
Не будетъ тлъть въ землъ родной,
И повъсть горьиехъ мукъ моихъ
Не призоветъ межъ стънъ глухихъ
Вниманье скорбное начье
На ими темное мое».

«Прощай, отецъ... дай руку миь: Ты чувствуень, моя въ огнъ... Знай, этотъ пламень, съ юныхъ дней Таяси, жиль въ груди моей; Но нынь пиши пъть ему, И онъ прожегъ свою тюрьму И возвратится вновь къ Тому, Кто всемь законной чередой Даеть сграданье и покой... Но что мий въ томъ? Пускай въ раю. Въ святомъ, заоблачномъ враю, Мой духъ найдеть себь приоть... Увы! за нъскольно минуть Между прутыхъ и темныхъ спаль, Гдв и въ реблчества игралъ, Я бъ рай и въчность промъняль!..» XXVI.

Когда и стану умирать,

П, верь, тебе недолго ждать—
Ты перенесть меня вели
Въ нашъ садъ, въ го мъсто, где цвели
Акацій бълыхъ два куста...
Трава межъ ними такъ густа,
И свежій воздухъ такъ душисть
И такъ прозрачно зологисть
Играющій на солнце япсть'
Такъ положить вели меня.

Сіяньемъ голубого дня
Упьюся я въ последній разъ.
Оттуда виденъ и Кавказъ!
Быть можеть, онъ съ своихъ высоть
Приветь прощальный мит пришлеть,
Приплеть съ прохладнымъ вътеркомъ...
П близъ меня передъ концомъ
Родной опять раздастся ввукъ!

И стану думать я, что другь Иль брать, склонившись надо мной, Отеръ внимательной рукой Съ лица кончины хладный поть, И что въ полголоса поеть Онъ мнъ про милую страну... И съ этой мыслыю я засну, И никого не прокляну!..»

## 1840.

# Валерикъ.

Я къ вамъ пишу случайно; право, Не знаю накъ и для чего. Я потеряль ужъ это право. И что скажу вамъ?--Ничего!. Что помню васъ?... Но, Боже правый! Вы это знаете давно. Я вамъ, конечно, все равно. И внать вамъ также ивту нужды-Гдв я, что я, въ накой глуппи? Душою мы другь другу чужды... Да врядъ ли есть родство души! Страницы прошлаго читая, Ихъ по порядку разбирая Теперь остынувшимъ умомъ, Разувъряюсь и во всемъ. Смешно же сердцемъ лицемфрить Передъ собою столько лътъ: Побро бъ, еще морочить свъть. Да и притомъ, что пользы върить Тому, чего ужъ больше нъть?.. Безумно ждать любви заочной? Въ нашъ въкъ всъ чувства лишь на срокъ. Но я васъ помню-да и точно И васъ никакъ забыть не могъ! Во-первыхъ, потому что много И долго, долго васъ любилъ, Потомъ страданьемъ и тревогой За дни блаженства заплатиль, Нотомъ въ раскалные безплодномъ Влачиль и цёнь тяжелыхъ леть размышленіемъ холоднымъ Убиль последній жизни цветь... Съ людьми сближаясь осторожно, Забыль и шумъ младыхъ проказъ, Любовь, поэзію... но васъ Забыть мив было невозможно! И къ мысли этой я привыкъ; Мой престь несу и безъ роптаньи: То иль другое наказанье-Не все вь одно! Я жизнь постигь. Судьбъ, какъ турокъ иль тагарияъ, За все и равно благодаренъ; У Бога счастья не прошу И молча вло переношу: Быть можеть, небеса Востока

Меня съ ученьемъ ихъ пророка Невольно сблизили. Притомъ И жизнь всечасно кочевая, Труды, заботы, ночь и днемъ, Все, размышлению мъшан. Приводить въ первобытный видъ Больную душу; сердие снять, Простора нъть воображенью И въть работы головъ.. За то лежишь въ густой травъ И премлень... нодъ широкой тынью Чинаръ иль виноградныхъ лозъ Кругомъ бъльются налатии; Казачьи тощіл лощадин Стоять радкомъ, повфся носъ; У мъдныхъ пушекъ спить прислуга; Едва дымятся фитили; Попарно цъпь стоить вдали. Штыки горять подъ солнцемъ юга. Воть-разговоръ о старинъ Въ палаткъ ближней слышенъ миъ: Какъ при Ермоловъ ходили Въ Чечню, въ Аварію къ горамъ, Какъ тамъ драдись, какъ мы ихъ били, Какъ доставалося и намъ... и вижу я, пенодалеку, ръчки, следун пророку, Мирной татаринъ свой намазъ Творить, не подыман глазъ: И воть кружнемъ сидять другіе. .1юблю а цвыть ихъ желтыхъ лицъ Подобный цевту наговиць; Ихъ шанки, рукава худые: Ихъ томный и лукавый взоръ II ихъ гортанный разговоръ. Чу!-- дальній выстр'вль... прожужжала Шальная пуля... славный ввукъ!... Воть крикъ-и снова все вокругъ Затихло... Но жара ужъ спала; Ведуть коней на водоной, Зашевелилася ибхота; Воть проскакаль одинь, другой... Шумъ, говоръ.. «Гдъ вторая рота?» «Что? Выочить?—«Что же капитанъ?» «Повозки выдвигайте живо!»

Талерикъ,



А воть въ чалмѣ одинъ мюридъ Въ черкескѣ красной ѣздилъ важно,

«Савельить!.. »—Ой ли? — «Дай огниво!» Подъемъ ударилъ барабанъ; Гудить музыка полковая; Между колоннами въбажал, Звенять орудья; генераль Впечедь со свитой поскакаль: Разсыпались въ шпрокомъ полъ, Какъ пчелы, съ гикомъ казаки; Ужъ показалися значки Тамъ, на опушкъ-два и болъ. А воть въ чалмъ одинь мюридъ, Въ черпескъ прасной вздить важно, Конь свытло-сырый весь кипить: Онъ машеть, кличеть... Гдв отважный? Кто выйдеть съ нимъ на смертный бой?.. Сейчасъ... Смотрите: въ шанкъ черной Казавъ пустился гребенской, Винтовку выхватиль проворно, Ужь близко... выстраль... легкій димь... «Ей вы, станичники, за нимъ!.. «Что? раненъ? - Ничего, бездълка!..» И завизалась перестралка...

По въ этихъ спибкахъ удалыхъ
Забавы много, толку мало;
Прохладнымъ вечеромъ, бывало,
Мы любовалися на нихъ
Везъ кровожаднаго волненья,
Какъ на трагическій балегъ.
За то видаль и представленья,
Какихъ у васъ на сценъ нътъ...

Разъ-это было подъ Гехами-Мы проходили темный льсъ. Огнемъ дыша, пылаль надъ нами Лазурно-пркій сводъ небесь. Намъ быль объщань бой жестокій. Изь горъ Ичкерін далекой Уже въ Чечню на бранный зовъ Толны стекались удальцовъ. Напъ попотопными лъсами Мелькали маяки кругомъ И дымъ ихъ то вилси столбомъ, То разстилался облаками. И оживилися лъса. Скликались дико голоса Помъ ихъ зелеными шатрами... Едва лишь выбрался обозъ Въ поляну - дъло началось. Чу! въ арьергардъ орудье просять; Воть ружья изъ кустовъ выносять; Воть тащуть за ноги людей И кличуть громко лекарей... И воть изъ ласа, изъ опушки, варугъ съ гикомъ кинулись на пушки... И градомъ пуль съ вершинъ деревъ Отрядъ осыпанъ... Впереди же Все тихо... Тамъ. между кустовъ въжаль потокъ; подходимъ ближе; Пустили нъсколько гранатъ; Еще подвинулись... молчать... Но воть надъ бревнами завало

Ружье какъ будто заблистало. Потомъ мелькнуло шанки два-И вновь все сприталось вы травь. То было грозное молчанье... Не долго длилося оно. Но въ этомъ страшномъ ожидань в Забилось сердце не одно... Вдругь залиъ... глядимы лежагь радами. Что нужды? Здешніе полки Народъ непытанный... Въ штыви! Дружиће! — раздалось за нами. Кровь загорълася въ груди! Всв офицеры внереди... Верхомъ помчался на завалы, Вто не усивль спрыгнуть съ коня... Ура!-- и смольло... Вонъ винжалы... Въ приклады... и пошла разня. И два часа въ струяхъ потока Вой длилея; развлись жестоко, Какъ звъри, модча, съ грудью грудь. Ручей тылами вапрупили. Хогъть воды и зачеринуть-И зной, и битва утомили Меня-но мутная волна Быда тенла, была красна:...

На берегу, подъ танью дуба. Пройда заваловъ первый рядъ, Стоиль пружовъ. Однив солдать Быль на кольняхь; мрачно, грубо Казалось выраженье лиць, Но слезы вапали съ ръсницъ, Попрытыхъ пылью. На шивели. Спиною въ дереву, лежалъ Ихъ капитанъ... Онъ умираль; Въ груди его едва черивли Лвъ ранки; кровь его чуть-чуть Сочилась; но высово грудь И трудно подымалась; взоры Бродили страшно. Онъ шенталъ: "Спасите, братцы!.. Тащуть въ горы!.. Постойте!.. Гдъ же генералъ? Не слышу..." Долго онъ стональ, Но все слабъй, и понемногу Затихъ-и душу отдаль Богу. На ружья опершись, кругомъ Стояли усачи съдые И тихо плакали... потомъ Его останки боевые Накрыли бережно плащемъ И понесли... Тоской томимый Имъ вследъ смотрелъ и, недвижимый. Межъ темъ товарищей, друзей Со вздохомъ возлъ называли; Но не нашель въ душт моей Я сожальныя-ни печали. Уже затихло все; тъла Стащили въ кучу. Кровь текла Струею дымной по каменьямъ;

Ел тажелымъ пспареньемъ

Быль полонъ воздухъ. Генералъ

Сидвать въ тени на барабанв И донесенья принималь. Окрестный льсь, какъ бы въ тумань, Синалъ въ дыму пороховомъ, А тамъ, вдали-грядой нестройной, Но въчно гордой и спокойной, Въ своемъ наридъ сиъговомъ Тянулись горы — и Казбекъ Сверкаль главой остроконечной. И съ грустью тайной и сердечной Я думаль: жалкій человыкь! Чего онъ хочеть?.. Небо исно, Подъ небомъ маста много всамъ, -Но безпрестанно и напрасно Одинъ враждуетъ онъ... Зачъмъ? Галубъ прервать мое мечтанье, Ударивъ по плету, -- онъ быль Кунавъ мой. Я его спросиль, Какъ мъсту этому названье? Онъ отвъчаль мив: «Валерикъ-А перевесть на вашь языкъ. Такъ будеть р т ч ка смерти: върно Дано старинными людьми!» А сколько ихъ дралось примърно Сегодия? - "Тысячъ до семи. - А много горцы нотеряли?-

"Какъ знать! зачёмъ вы не считаля?" \_\_\_ Да, будеть, кто-то туть сназаль,\_\_ Имъ въ намять этотъ день повавий! Чеченецъ посмотръль лукаво, И головою покачалъ...

Но д боюся вамъ наскучить. Въ забавахъ свъта вамъ смъщны Тревоги дикіл войны; Свой умъ вы не привывли мучить Тяжелой думой о конць; На вашемъ молодомъ липъ Следовъ заботы и печали Не отыскать, и вы едва ли Вблизи когда-нибудь видали. Какъ умирають.. Дай вамъ Богь И не видать: иныхъ тревогь Довольно есть. Въ самозабвеныя Не лучше ль кончить жизни путь. И безпробуднымъ сномъ засичть Съ мечтой о близкомъ пробужденыя? Теперь прощайте! - Если васъ Мой безънскусственный разсказъ Развеселить, заиметь хоть малость, -Я буду счастливъ; а не такъ,-Простите мий его, какъ шалость, И тихо молвите: чудакъ!

# 1841.

# Сказка для дѣтей \*).

Умчался вътъ эпическихъ поэмъ,

И повъсти въ стихахъ принли въ упа-

Поэты въ томъ виновны не совсемъ, [Хотя у многихъ стихъ не вовсе гладокъ], и публика не права, между тъмъ. Кто виновать, кто правъ, ужъ я не знаю, А самъ стиховъ давно и не читаю, Не потому, чтобъ не любиль стиховъ, А такъ-смёшно жъ терять для звучныхъ

Златое время... Въ нашемъ въкъ зръломъ, Извъстно вамъ, век заняты мы дъломъ.

Стиховъ я не читаю, не люблю Марать, шута, бумаги листь летучій; Свой стихъ за хвость отважно я ловлю; Я безъ ума отъ тройственныхъ созвучій И влажныхъ риемъ, какъ наприявръ, на ю. Вогь почему пишу я эту сказку. Ея волшебно-темную завизку Не стану и подробно объяснять, чтобъ кой-какихъ допросовъ избъжать; Зато конецъ не будеть безъ морали,

\*) По словамъ Висковатаго, заглавіс не принадзежить Лермонтону.

Чтобы ее хоть дъти прочитали.

Герой извъстенъ, и не новъ предметь. Тъмъ лучие: устаръло все, что ново! Киня огнемь и силой юныхъ лъгъ, Я прежде пъль про цемона иного: То быль безумный, страстный, дателій

Богь знаеть, гдё завътная теградка? Касается ль душистая перчатка Ел листовъ и слышно: c'est joli!.. Иль мышь надъ ней старается въ ныли. Но этогь чоргь совсывь вного сорга-Аристократь, и не похожъ на чорта.

Перенестись тенерь проигу сейчасъ За мною въ снальню: розовый шторы Опущены; съ трудомъ лишь можеть глазъ Следить ковра восточные узоры; Пріятный трепеть вдругь объемлеть вась, И, девственнымь дыханьемь напоснями, Огнемъ въ лицо вамъ пышегь воздухъ

Воть ручка, воть плечо, и возл'в нихъ, На кисет полушекъ кружевныхъ, Рисуется младой, но строгій профиль... II на него взираетъ Мефистофель. То быль ин самъ великій сатана, иль мелкій біст изъ самыхъ нечинов-Которыхъ дружба людямъ такъ нужна пля тайныхъ дълъ, семейныхъ и любов-Не знаю. Если бъ имъ была дана [ныхъ-Земная форма, по рогамъ и платью я могь бы сволочь различить со знатью. Но духъ-извъстно, что такое духъ: Жизнь, сила, чувство, зранье, голосъ, слухъ, И мысль безь тъла-часто въ видахъ раз-

ГБъсовъ вобще рисують безобразныхъ 1. Но я не такъ всегда воображалъ Врага святыхъ и чистыхъ побужденій. Мой юный умъ, бывало, возмущаль Могучій образъ. Межъ иныхъ виданій, Какъ нарь вемой и гордый онъ сіяль Такой волнебно-сладкой красотою, Что было стращно. И душа тоскою Сжималася-и этогь дивій бредь Пресабдоваль мой разумъ много лъть, Но я, разставшись съ прочими мечтами, II огъ него отдълался стихами!

Оружіе отличное: врагамъ Кидаете въ лицо вы эпиграммой... Вамъ насолить захочется ль друзьямь? Пустите въ няхъ поэмой или драмой... Но полно, къ дълу. Я сказалъ ужъ вамъ, Что въ снальнъ той таплея хитрый демовъ; Певиннымъ сномъ былъ тронуть не совсъмъ онъ-

Не мудрено: кипъла въ немъ не кровь, И понималь иначе онъ любовь; И ръчь его коварныхъ искущеній Была полна-въдь онъ не даромъ геній!

«Не знаешь ты, кто и, но ужъ давно Читаю и въ душть твоей; неаримо, Несаышно говорю съ тобою; но Слова мон, какъ тънь, проходать мимо Ребяческаго сердна, и оно Дивитен имъ спокойно и въ модчаньъ. Пускай! Зачамъ тебъ мое названье? Ты съ ужасомъ отвергнула бъ мою Безумную любовь. Но и люблю По-своему: терпъть и ждать могу я: Не надо мив ни ласкъ, ни поцелуя»

спогда ты спинь, о ангель мой земной! И шибко бъется дъвственною кровью Младая грудь подъ грезою ночной, Знай, это и, склонившись къ изголовью, Любуюся и говорю съ тобой; II, въ тишинъ, наставникъ твой случайный, Чудесный разсказываю тайны... А много было взору моему Доступно и понятно, потому Что узами земными я не свизанъ И въчностью и знаніемъ наказанъ»...

«Тому назадъ еще не много лътъ, Л пролеталь надъ сонною столицей; Кидала ночь свой странный полусвыть;

Румяный западъ съ новою денницей На съверъ сливались-какъ привътъ Свиданія съ моленіемъ разлуки; Надъ городомъ таинственные звуши, Какъ гръшныхъ сновъ нескромныя слово, Неясно раздавались-и Нева, Межъ кораблей сверкая на просторъ, Журча, съ волной ихъ уносила въ море-

402

«Задумчиво столбы дворцовъ намыхъ По берегамъ тъснилися, какъ тъни, И въ пънъ водъ- гранитныхъ крыльневъ Куналиса инрокія ступени; Минувшихъ лѣтъ событій рековыхъ Волна следы смывала роковые... И улыбались звезды голубыл, Глади съ высоть на гордый прахъ земли, Какъ будто міръ достоннъ ихъ любен, йакъ будто имъ земли небесь дороже. И я тогда... я улыбнулси тоже».

«И а кругомъ глубокій кинуль ваглядь, И увидаль съ невольною отрадой Преступный сонъ подъ свийе налать, Корыстный трудь предь гощею зампадой И стращиму таким везда печальный рядъ Я сталь ловить блуждающие звуки, Веселый смъхъ и крикъ последней муки: Го диковаль иль мунился порокъ! -Въ молитвахъ и подслушивалъ упренъ, Въ бреду любви-безстыдное желанье! Везді: обманъ, безумство иль страданье!"

"По близъ Невы одинъ старинный домъ Казалел полить священной тишиною. Все важностью наслідственною въ немъ II роскошью дынало въковою: Упрашенъ быль онъ иняжесинъь гербомъ; Изъ мрамора волнистаго колонны Кругомъ теснялись чинно, и балконы Чугунные, воздушною семьёй, Межъ нихъ гордились дивною разьбой; И оконъ рядъ, всегда прозрачно темныхъ, Маниль, пугал, взорь очей нескромныхъ-

"Пора была, бопрекая пора! Тъснилась знать въ роскопиные покон-Былая знать минувшаго двора, Забытыхъ дъль померкийе герои! Музыкой тугь гремъли вечера, Въ Невъ дробился блескъ высокихъ оконъ, Напудренный мелькаль и вился локонъ, И часто ножка съ праснымъ каблучкомъ Давала знавъ условный подъ столомь; ІІ старики, въ звъздахъ и брилліантахъ, Судили разко о тогдашнихъ франтахъ"

"Тотъ въкъ прошель, и людить прошли, Смъняли ихъ другіе; родъ старинный Перевелся; въ готической пыли Портреты гордыхъ баръ, краса гостиной, Забытые, тускиван; поросли Дворы травой, и, блескъ смънивъ бывалый, Сырая мгла и сумракъ длинной залой . Спокойно завладели... Тихій домъ

Казался пусть; но жиль хозянить въ немь— Старякь худой и съ виду величавый, Салобленный на новый въкъ и нравы" «Онъ ростомъ быль двънадцати вершковъ;

Съ домашними быль строгъ неумолимо:
Всегда молчалъ; ходилъ до двухъ часовъ,
Объдалъ, спалъ... да иногда, томимый
Безсонницей, собранье острыхъ словъ
Перебиралъ или читалъ Вольтера.
Какъ быть!—сильна къ преданъямъ въ лю-

Имѣлъ онъ дочь четырнадцати лѣтъ; Но съ ней видался рѣдко; за обѣдъ Она являлась въ фартучкъ, съ мадамой, Сидѣла чинно и держалась прямо».

«Всегда одна, запугана отцомъ И англичанки строгостью небрежной, Она росла, какъ ландышъ за стекломъ, Или, скоръй, какъ блъдный цвътъ подсиъж-

Она была стройна, но съ каждымъ днемъ Съ ея лица сбъгали жизни краски, Задумчивъй большіе стали глазки; Покинувъ книжку скучную, она Охотиъе садилась у окна— И вдалекъ мечты ея летали, Пока ее играть не посылали".

«Тогда она сходила въ длинный залъ, Но бъгать въ немъ ей какъ-го стращно с было, И какъ-то странно дътскій шагъ звучалъ Между колоннъ. Разрытою могилой Надъ юной жизнью воздухъ тамъ дышалъ, И въ зеркалахъ являлися предметы Длиннъе и безцвътнъе, одъты Какой то мертвой дымкою; и вдругъ

Неясный шорохъ слышался вокругь:
То загремить, то снова тише, тише...
[То быля тани предковъ или мыши]».
"И что жъ?—Опа привыкла толковать
По-своему развалинъ говоръ странный,
И стала мысль горячая летать
Надъ бладною головкой и туманны..,

Воздушный рой видъній навъвать. Я съ ней не разлучался. Дътскій лепетъ Подслушиваль, невинной груди трепетъ Слъдиль, ел дыханіемъ съ нъмой, Мучительной и жадною тоской, Бавт, жизвите учительной воздання в правительной в подставительной в подставительном в подстав

Какъ жизнью, унивался... это было Смѣшно—но мнѣ такъ ново и такъ мило!»

"Влюбился я... И точно хороша Была не въ шутку маленькая Инна. Истъ, никогда свинецъ карандаща Рафаэля иль кисти Перуджина Не начертали, иламенемъ дыша, Подобный профиль. Всъ си движенья Особаго казались выраженья с Мсполнены. Но съ самыхъ дътскихъ дней Ел глаза не измъндили ей.

Тая равно надежду, радость, горе— И было темно въ нихъ, какъ въ сивем

"Я понялъ, что душа ея была
Наъ ткхъ, которымъ рано все цонятно.
Іля мукъ и счастья, дли добра и зла
Въ нихъ пищи много; только невозвратно
Онъ идутъ, куда ихъ повела
Случайность, безъ раскаянья, упрековъ
И жалобы. Имъ въ жизни нътъ уроковъ;
Ихъ чувствамъ повторяться не дано...
Такія души и любилъ давно
Отыскивать по свъту на свободъ;
Я самъ въдь былъ немножко въ этомъ

"Ее смущали странныя мечты. [родь!Порой, она среди пустого зала
Сіянье, роскошь, музыку, цебты,
Толиу гостей и шумъ воображала;
Кипъла кровь отъ душной тъсноты.
На платьицъ чудесные узоры
Видиълись ей—и вотъ гремъли пшоры;
Пъ ней кавалеръ неаримый подходилъ
И въ мнимый вальсъ съ собою уносиль;
И вотъ она кружилась въ вихръ бала,
И, утомись, на кресла упадала...»

«И туть она, склонивъ лукавый взоръ

И выставивъ едва примътно ножку,
Двусмысленный и темный разговоръ
Съ нимъ завести старалась понемножку.
Сначала былъ онъ веселъ и остеръ,
А иногда и черезчуръ небреженъ;
Но подъ понецъ за то какъ милъ и нъженъ!...

Что дълать ей? Притворно-строгій взглядь Его, какъ громъ, отталкиваль назадь, А сердце билось въ ней такъ шибко, шиб-

П по устамъ змъндася улыбка».
«Предъ зеркаломъ, бывало, цѣлый часъ
То волосы пригладитъ, то красивый
Цѣътокъ пришпилитъ къ нимъ; движеныю

Головк наклоненной видь льнивый Придавь, стоить... и учится. Не разъ Хотьлесь мив совить ей дать лукавый; Но умъ ея, и смътливый и здравый, Отгадываль все мигомъ самъ собой.... Такъ годы или безмолвной чередой, Н воть насталь тоть возрасть, о которомъ Такъ полны ваши книги всякимъ вздоромъзът.

"То быль великій день: семнадцать лѣты Все, что досель таплось за ръшеткой, Теперь надменно явится на свътъ!.. Старикъ-отецъ послаль за старой тегкой, И съёхались родные на совътъ: Ихъ затрудниль удачный выборь бала. Что, будеть дворъ, иль итъ? Иныхъ пу-

Застѣнчивость дикарки молодой; Но очень топко замѣчалъ другой,



То волосы пригладить, то красивый Цвътокъ пришцилить къ нимъ;

цто это видъ ей дастъ оригинальный. Потомъ нарядъ осматривали бальный".

"Но воть насталь и вечерь роковой. Она съ утра была, какъ въ лихорадкъ; Поплакала немножко; золотой Браслетъ сломала; въ сустахъ перчатки разорвала... Со страхомъ и тоской Она въ нарету съла и доротой Была полна мучительной тревогой, И, выходл, споткнулась на крыльцъ, И съ блъдностью печальной на ликъ Вступила въ залу... Странный шопотъ встръ-Ея пвленье—свътъ ее замътилъ" [тилъ

«Кипълъ. сіялъ ужъ въ полномъ блесть балъ. Туть было все, что называють свётомъ... Не я ему названье это далъ, Хоть смыслъ глубокій есть въ названь в этомъ.

Монхъ друзей я туть бы не узналь: Улыбки, лица лгали такъ некусно, Что даже мий чуть-чуть не стало грустио. Прислушаться хогьль я; но едва Ловиль мой слухъ летучія слова, Отрывки безыменныхъ чувствъ и инфий—Эпиграфы невёдомыхъ творений!"...

(Зувсь рупонись обрывается).

# 1829—1841.

# Демонъ.

(ВОСТОЧНАЯ ПОВЪСТЬ). (Въ обончательной обработев).

(Посвящение I).

Прини мой дарь, мол Мадонна: Съ техъ норъ, какъ мий явилась ты, Мол дюбовь мий оборона Отъ гордыхъ думъ и сусти...

П кончиль—и въ груди невольное сомиванье:
Займеть ли вновь тебя давно знакомый звукь,
Стиховъ невъдомыхъ зэдумчивое ивнье,
Тебя, забывчивый, по незабвенный другь!
Пробудится ль въ тебь о протломъ со-

жальные? Пль, быстро пробъжавъ докучную тетрадь, Ты—только мертваго, пустого одобренья Наложинь на нее тяжелую печать;—

И не укнаены здась простого выраженыя Тоски, мой бёдный умъ томившей столько лёть,

И примень за игру иль сонъ воображенья Больной души тажелый бредь... <sup>2</sup>) Вашъ М. Лермонговъ.

(Посвященіе II).
Тебь, Кавказь, суровый царь земли, Я посвящаю снова стихь небрежный: Какъ сына, ты его благослови И осьян вершиной бълосиъжной.

Отъ юныхъ лѣтъ къ тебъ мечты мои Прикованы судьбою неизбѣжной; На сѣверѣ, въ странѣ, тебѣ чужой, Я сердцемъ твой, всегда и всюду твой.

Еще ребенкомъ робкими нагами Вабирался я на гордыя скалы, Увитыя туманными чалмами,

1) Варварѣ Александровиѣ Бахметевов; 1) Это носвящение относится кѣ 1838 г. 1 Какъ головы поклонниковъ Алды.
Тамъ вътеръ мащетъ вольными крылами,
Тамъ ночевать слетаются орды; [ной
И въ гости къ нимъ леталъ мечтой послушИ сердцемъ былъ товарищъ ихъ воздушния.
Съ тъхъ поръ прошло тяжелыхъ много

И вновь меня межь сналь своих в ты встре-Какъ изкогда ребенку, твой привыть [тилъ; Изгнаннику быль радостень и святель; Онъ продилъ въ грудь мою забвенье обдь И дружески на дружній зовъ отвятиль. И нына здась, въ полунечномъ краю, Все о теба мечгаю и пою.

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Печальный Демонъ, духъ изгнанья, . Леталъ надъ грѣшною землей; И лучшихъ дней воспоминанья Предъ нимъ теснилися толпой-Тахъ двей, когда въ жилища свата Блисталь онъ, чистый херувимъ; Когда бъгущая комета Улыбкой ласковой привъта Любила помъняться съ нимъ; Когда сквозь ввяные туманы, Познанья жадный, онъ следиль Кочующіе караваны Въ пространства броменныхъ сватиль; Когда онъ върплъ и любилъ, Счастливый первенецъ творенья, Не зналь ни злобы, ни сомнъны, И не грозиль уму его Въювъ безплодныхъ рядъ унылый... Н много, много... и всего Припомнить не ималь онъ силы.

II.

Въ пространствъ міра онъ блуждалъ Давно безъ цъли и пріюта. Вослъдъ за въкомъ въкъ бъжалъ, Какъ за минутою минута, Однообразной чередой. Ничтожной властвуя землей, Онъ съялъ зло безъ наслажденья; Нигдъ искусству своему Онъ не встръчалъ сопротивленъм— И зло наскучило ему.

III. И натъ вершинами Кавказа Изгнанникъ рая продеталъ. Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза, Свъгами въчными сіялъ, И глубоко внизу черная, Какъ трещина, жилище змъя, Вился излучистый Дарьяль, И разъяренною тигрицей Косматый Терекъ въ глубинъ Ревыль, и горный звырь, и птица, Кружась въ лазурной вышинъ, Глаголу водъ его внимали; И золотыя облака Изъ южныхъ странъ, издалека, Его на съверъ провожали; И скалы тесною толной, Таинственной дремотой полны, Надъ нимъ склонались головой, Следа мелькающія волны; И башни замковъ на скалахъ Смотръли грозно сквозь туманы: У врать Кавказа на часахъ Сторожевые великаны! И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ Весь Божій мірь; но гордый духь Презрительнымъ окинулъ окомъ Творенье Бога своего, И на челъ его высокомъ Не отразилось ничего...

IY. И передъ нимъ иной картины Брасы живыя расцевли: Роскошной Грузіи долины Ковромъ пестрѣющимъ легла Счастливый, пышный край земли! Столнообразныя ранны, Звонко-бъгущіе ручьи По дну изъ камней разноцвътныхъ, И кущи розъ, где соловыи Поють прасавиць, безотвътныхъ На сладкій голось ихъ любви; инаръ развѣсистыя сѣни, Густымъ вънчанныя плющемъ, Ущелья, гдв палящимъ днемъ Таятся робкіе олени, И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ. Стозвучный говоръ голосовъ, Дыханье тысячи растеній,

И полдня сладострастный вной, И ароматною росой Всегда увлаженныя ночи, И звёзды яркія, какъ очи Грузинки пылкой, молодой. Но кромё зависти холодной Природы блескъ не возбудилъ Въ груди изгнанника безплодной Ни новыхъ чувствъ, ни новыхъ смаъ—И все, что предъ собой онъ видъль, Онъ презиралъ, онъ ненавидълъ,

Высокій домъ, широкій дворъ Съдой Гудалъ себъ построилъ...
Трудовъ и слезъ онъ много стоилъ Рабамъ, послушнымъ съ давнихъ поръ. Съ угра на скатъ сосъднихъ горъ Отъ стънъ его ложатся тъни; Въ скалъ нарублены ступени; Онъ отъ бании угловой Ведугъ къ ръкъ; по нимъ мелькал, Покрыта бълою чадрой, Кънжна Тамара молодая Къ Арагвъ ходитъ за водой.

Всегла безмодвно на полины Глядьль съ утеса мрачный домъ; Во пиръ большой сегодня въ немъ, Злучить зурна и льются вины: Гудалъ сосваталъ дочь свою; На пиръ онъ созвалъ всю семью... На кровав, устанной коврами, Сидить невъста межъ подругъ; Средь игръ и пъсенъ ихъ досугъ Проходить. Дальними горами Ужъ спратанъ солнца полукругъ. Въ задони мърно ударяя, Онъ поють, и бубень свой Береть невъста молодан-И воть она, одной рукой Кружа его надъ головой, То вдругь помчится легче птицы, То остановится-глядить, И влажный взоръ ен блестить Изъ-подъ завистливой расницы; То черной бровью поведеть, То вдругь наплонится немножно, И по ковру скользить, плыветь Ея божественная ножна; И улыбается она, Веселья дътскаго полна.

Клянусь полночною звъздой, Лучемъ заката и востока, Властитель Персіи златой И ни единый царь земной Не цъловаль такого ока; Гарема брызжущій фонтанъ Ни разу, жаркою порою, Своей алмазною росою



И надъ вершинами Кавказа Изгнанникъ рая пролеталъ.

Пе омываль подобный стань; гме ничья рука земная, По милому челу блуждая, Такихъ волосъ не расплела. Съ тъхъ поръ, какъ міръ лишент, быль Клянусь, красавица такая [рая, Подъ солнцемъ юга не цвѣла.

AIII

Увлечена летучей пляской, Она забыла мір'є земной. Ел узорчатой повязкой И золотых в кудрей волной Играеть в'єтеръ—ляшь порой Темнили смутныя сомиться Ел небесныя черты, Но были вст ел движенья Такъ стройны, полны выраженья, Такъ полны милой простоты, Что если бъ Демонъ, пролетая, Въ то время на нее взглянулъ, То, прежнихъ братій вспоминая, Онъ отвернулся бъ—и вздохнулъ...

IX.

И Лемонъ видълъ... На мгновенье Пеизълснимое волненье Въ себъ почувствоваль, и вновь Въ ифмой души его пустыню Проникла модніей любовь.-И онъ опать постигь святыню И міръ добра и красоты... Ц долго сладостной картиной Онъ любовался-и мечты 0 прежнемъ счасть цанью длинной, Какъ будто за звъздой звъзда, предъ нимъ воспреснули тогда. Прикованный незримой силой, Онь съ новой думой сталь знакомъ, Въ немъ чувство вновь заговорило Роднымъ когда-то языкомъ. То быль ли признакъ возрожденья? Онь словь насмышки и презрыныя Найти въ умъ своемъ не могъ. Забыть?-Забвенья не даль Богь, Да онъ и не взяль бы забвенья...

I.

На брачный пиръ, къ закату дия, Памучивъ добраго коня, Спъшитъ женихъ нетериъливо Арагвы свътлой онъ счастливо Достигъ зеленыхъ береговъ. Подъ тижкой ношею даровъ Едва-едва переступая, За нимъ верблюдовъ длинный рядъ Дорогой тинется; мелькая, Ихъ колокольчики звенятъ. Онъ самъ, властитель Синондала, Кедетъ богатый караванъ.

Ремнемъ затянутъ стройный станъ; Оправа шашки и кинжала Блестить на солиць; за спиной Ружье съ насъчкой выразной; Играеть вътерь рукавами Его чухи 1); кругомъ она Вся галуномъ обведена. Цвътными вышито шелками Его съдло: узда съ кистами; Подъ нимъ весь въ мыль конь лихой, Безцънной масти золотой. Питомець изжный Карабаха, Прядеть ушами, полный страха, Храня, восится съ пругазны На пъну скачущей возны. Опасень, узокъ путь прибрежной: Утесы съ левой стороны, Направо глубь раки митежной. Ужь поздно. На вершинь сивжной Румянецъ гасисть, всталь тумань... Прибавиль шагу каравань.

XI.

И воть часовия на дорогъ ... Туть съ давнихь льть почість въ Богь Бакой-то князь, теперь святой, Убитый метительной рукой. Съ техъ поръ, на праздникъ, иль на битву, Куна бы путникъ ин сившилъ, Всегда усердную молитву Онъ у часовии приносилъ; И та молитва соерегала Оть мусульманского кинжала. Но презръль удалой женихъ Обычай прадъдовъ своихъ-Его коварною мечтою .Тукавый Демонъ возмущаль; Онъ въ мысляхъ подъ ночною тьмою Уста невъсты цъловалъ... Вдругъ впереди мелькнули двое, И больше... Выстрълъ... Что такое? Привставъ на звонкихъ стременахъ, Надвинувъ на брови папахъ, Отважный князь не молвиль слова; Въ рукъ сверкнулъ турецкій стволъ, Нагайка щёлкъ-и, какъ орелъ, Онъ кинулси... и выстраль снова, И дикій крикъ, и стонъ глухой Промчались въ тишинъ долины... Недолго продолжалея бой: Бъжали робкіе грузины.

XII.

Затихло все... Тъснясь толной, Верблюды съ ужасомъ глидъли На трупы всадниковъ, порой Чуть слышно въ типпить ночной Пхъ колокольчики звенъли.

<sup>3)</sup> Перхиня одежда съ отвидными рукавами.

Разграбленъ пышный караванъ, И надъ тълами христіанъ Чертигь круги почиая игица. Не ждеть ихъ мирная гробница Подъ слоемъ монастырскихъ илитъ, Гдв прахъ отцовъ ихъ былъ зарыть; не придуть сестры съ матерями, Покрыты длинными чадрами, Съ тоской, рыданьемъ и мольбами На гробъ ихъ изъ далекихъ мъсть! За то усердною рукою, Здъсь у дороги, надъ скалою, На память водрузится кресть; И илющъ, разросшійся весною, Его, ласкаясь, обовьеть Своею съткой изумрудной; И, своротивъ съ дороги трудной, Не разъ усталый пѣшеходъ Подъ Божьей танью отдохнегь..

Бесется конь быстрве лани, Хранитъ и рвется будто въ брани, То вдругъ осадить на скаку, Прислушается въ вътерку, Широко поздри раздувая; То разомъ въ землю ударля Шинами звонкими копыть, Вамахнувъ растрепанною гривой, Впередъ безъ памяти летитъ. На немъ есть всадникъ молчаливы; Онъ бъется на съдлъ порой, Припавъ на гриву головой. Ужъ онъ не править поводами, Задвинулъ ноги въ стремена, И кровь широкими струями На чепракъ его видна... Скакунъ лихой, ты господина Изъ боя вынесъ, какъ стръла, Но злая пуля осетина Его во мракъ догнала.

Въ семьъ Гудала плачъ и стоны, Толинтся на дворъ народъ: Чей конь примчался запаленный И паль на камии у вороть? Кто бледный всадникъ бездыханный? Хранили слъдъ тревоги бранной Морщины смуглаго чела. Въ крови оружіе и платье; Въ последнемъ бешеномъ пожать в Рука на гривъ замерла. Недолго жениха младова, Невъста, взоръ твой ожидалъ! Сдержаль онъ княжеское слово: На брачный пиръ онъ прискакалъ .. Увы! но никогда ужъ снова Не сядеть на кони лихова!.

На беззаботную семью, Какъ громъ, слетъла Божья кара.

Упала на постель свою, Рыдаеть бъдная Тамара; Слеза катится за слевой, Грудь высоко и трудно дышетт ... И вотъ она какъ будто слышить Волшебный голосъ надъ собой; «Не плачь, дитя, не плачь напрасно Твоя слеза на трупъ безгласный Живой росой не упадеть; Она лишь взоръ туманить ясный. Ланиты дъвственныя жжетъ! Онъ далеко, онъ не узнаетъ, Не оценить тоски твоей; Небесный свыть теперь ласкаеть Безплотный взоръ его очей; Онъ слышить райскіе напѣвы... Что жизни мелочные сны И стонъ, и слезы бъдной дъвы Для гостя райской стороны? нать, жребій смертнаго творенья, Повърь миъ, ангелъ мой земной, Не стоить одного мгновенья Твоей печали дорогой!>

> «На воздушномъ океанъ, Безъ руди и безъ вътриль, Тихо плавають въ туманъ Хоры стройные свътиль. Средь полей необозримыхъ Въ небъ ходять безъ слъда Облаковъ неуловимыхъ Волокинстын стада. часъ разлуки, часъ евиданья-Имъ ни радость, ни печаль; Имъ въ грядущемъ иътъ желавы, Имъ прошедшаго не жаль. Въ день томительный несчастья Ты о вихъ лишь вспомяни, Будь къ земному безъ участья И безпечна, какъ они!

«Лишь только ночь своимъ покровомъ Долины ваши осънить, Лишь только міръ, волшеонымъ словомъ Завороженный, замолчить; Лишь только вътеръ надъ скалою Увядшей шевельнеть травою. И птичка, спратанная въ ней, Порхнеть во мракт весельй; И нодъ лозою виноградной, Росу небесъ глотая жадно, Цвътокъ распустится ночной; Лишь только мъсяцъ золотой Изъ-за горы тихонько встанетъ И на тебя украдкой взглянеть-Къ тебъ я стану прилетать, Гостить я буду до денницы, И на шелковыя ръсницы Сны золотые навъвать...»

Слова умолкли... Въ отдалень Воследъ за звукомъ умеръ звукъ...

Она, вспочивъ, глядитъ вопругъ... Невыразимое смятенье Въ ея груди; печаль, испугъ, Восторга пылъ-ничто въ сравнень; Вев чувства въ ней кипали вдругь. Ivша рвала свои оковы, Отонь по жиламъ пробъгалъ, и этотъ голесъ чудно-новый, Ей минлось, все еще звучалъ. и передъ утромъ сонъ желанный Глаза усталые смыкаль; Но мысль ел онъ возмущаль Мечтой пророческой и странной: Понилецъ туманный и нъмой, Красой блистая неземной, Бъ ен склонилси изголовыю; н взоръ его съ такой любовые, Такъ грустно на нее смотрълъ, Какъ будто онъ о ней жальлъ. То не быль ангель-небожитель, Ел божественный хранитель: Вънецъ изъ радужныхъ лучей Не упрашаль его кудрей; То не быль ада духъ ужасный, Порочный мученикъ-о, нътъ! Онъ быль похожъ на вечеръ ясный, На день, на ночь, на мракъ, на свыть! XI.I.

Тоской и тренетомъ нолна, Тамара часто у окна Сидить въ раздумые одинокомъ И смотрить вдаль прилежнымъ окомъ, И пельні цевь, вздыхая, ждегь... Ей кто-то шенчеть: «онъ придегь!» Не даромъ сны ее ласкали, Не даромъ снъ являлся ей Съ глазами полными печали И чудной нажностью рачей. Ужъ много дней она томится, Сама не знаи почему; Святымъ захочеть ли молиться, А сердце молится ему; Утомлена борьбой всегданней, Склонится ли на доже сна-Подушка жжеть, ей душно, страшно, И вся, вскочивъ, дрожитъ она; Трепещегь грудь, пылають плечи, Чёть силь дышать, туманъ въ очахъ, Обънтьи жадно выуть встръчи, Лобзанья тають на устахъ...

> ЧАСТЬ ВТОРАЯ. І.

«Отецъ! отецъ! оставь угрозы, Свою Тамару не брани. Я илачу—видишь эти слезы?.. Уже не первыя они... Напрасво женихи толною Спашать сюда изъ дальнихъ изстъ-Не мало въ Грузіи невъсть; А мнъ не быть кичьей женою... Скажи моимъ ты женихамъ: Супругь мой взять сырой землею-Другому сердца не отдамъ. Съ техъ поръ, какъ трунъ его кровавый Мы схоронили подъ горой, Меня тревожить духъ лукавый Неотразимою мечгой. Въ тиши почной меня смущаютъ Виденьи пестрыхъ, странныхъ сновъ -Молиться мий не дозволяють-Мысль далеко отъ звука словъ-Огонь по жиламъ пробыгаетъ... Я сохну, вяну день оть два. Отеңъ! душа мол страдаетъ ... Отенъ мой, пощади меня! Отдай въ священную обитель Дочь безразсудную свою: Тамъ защитить мени Спаситель, Предъ нимъ тоску мою пролые. Ha свыть пыть ужь мна веселых... Святыни миромъ оскии, Пусть приметь сумрачная келья, Какъ гробъ, заранъе меня».

И въ монастырь уединенный Ее родинае отвезли, И власяниею смиренией Грудь молодую облекли. Но и въ монашеской одежав, Какъ подъ узорною парчой, Все безпокойною мечтой Въ ней сердце билося, ванъ прежде Предъ алтаремъ, при блескъ свъчъ, Въ часы торжественнаго пънья, Знакомая среди моленья Ей часто слышалася ръчь. Подъ сводомъ сумрачнаго храма Знакомый образъ иногда Скользилъ безъ звука и слъда; Въ туманъ легкомъ опијама Сіяль онь тихо, какъ звъзда, Манилъ и звалъ онъ... но куда"...

11.

Таплея монастырь святой
Въ прохладъ межъ двумя холмаки;
Чинаръ и тополей радами
Онъ окруженъ быль—и порой,
Когда ложилась ночь въ ущельи,
Сквозь нихъ мерцала въ окнахъ кельт
Лампада схимницы младой.
Кругомъ въ тъни деревъ миндальныхъ,
Гдъ рядъ стоитъ крестовъ печальныхъ,
Сифвались хоры легкихъ птицъ;
Но каманить прыгали, шумъли

Ключи студёною волной, И подъ нависшею скалой, Сливаясь дружески въ ущельт, Катились дальше межъ кустовъ, Пекрытыхъ инеемъ цетовъ.

415

На съверъ видны были горы. При блескъ утренней авроры, Когда синъющій дымокъ Курится въ глубинъ долины, И, обращаясь на востокъ. Зовугъ къ молитей муэззины; И звучный колокола гласъ Дрожить, обитель пробуждая, Въ торжественный восхода часъ: Когда грузинка молодая Сь кувшиномъ длиннымъ за водой Съ горы спускается крутой-Вершины цыпи сиъговой Сватло-лиловою станой На чистомъ небѣ рисовались: А въ часъ заката одъвались Онъ румяной целеной. И между нихъ, прорезавъ тучи, Стояль всёхъ выше головой Казбекъ, Кавказа царь могучій, Въ чалмѣ и ризѣ парчевой.

Но въ схимница своимъ блистаньемъ Восторга міръ не пробуждалъ. Полна тревожнымъ ожиданьемъ, Вся предалась она мечтаньямъ, Все передъ нею оно стоялъ. Страсть безотчетная, какъ тънью, Жизнь осънила передъ ней: Ей стало все предлогь мученью: И утра лучъ, и мракъ ночей. Бывало, только ночи сонной Прохлада землю обойметь, Передъ божественной иконой Она въ безумъв упадетъ данаргом смонрон станарти и Ен тижелое рыданье Тревожить путника вниманье, И мыслить онь: «то горній духъ, Прикованный въ пещеръ, стонеть!» И, чуткій напрягая слухъ, Коня измученнаго гонить... То думы радостной волна Не охватить, и былое Встаеть изъ мрака, какъ живое; И яеныхъ сновъ душа полна. Тъснятся въ ней воспоминанья, Изъ дътства ранняго сказанья Родной и милой старины Ея тревожныя мечтанья Опять къ нему обращены. Вновь гость чудесный передъ нею Съ челомъ развънчаннымъ стоялу Онъ отъ нея спасенья ждалъ,

Любить и вкровать не смкн. Онъ такъ смотрклъ, онъ такъ молилъ, Онъ, мнилось, такъ несчастливъ быль.

VI.

Вечерней мглы покровъ воздушный Ужъ холмы Грузіи одълъ.
Привычкъ сладостной послушный, Въ обитель Демонъ прилетълъ.
Но долго, долго онъ не смълъ Святыню мирнаго пріюта Нарушить—и была минута, Когда, казалось, онъ готовъ Оставить умыселъ жестокій. Задумчивъ у стѣны высокой Онъ бродить; отъ его шаговъ Безъ вѣтра листъ въ тѣни трепещеть. Онъ поднялъ взоръ: ен окно, Озарено лампадой, блещетъ;

Онъ поднялъ взоръ: ся окно, Озарено лампадой, блещетъ; Кого-то ждетъ она давно. И вотъ средь общаго молчанья Чингуры 1) стройное бряцанье И звуки пъсни раздались; И звуки тъ лились, лились, Какъ слезы, мърно другъ за другомъ;

И эта ибсиь была ибжна, Какъ будто для земли она Была на небъ сложена. Не ангелъ ди ст. забытыми, поугома.

Не ангелъ ли съ забытымъ другомъ Вновь повидаться захотълъ, Сюда украдкою слетълъ, И о быломъ ему проиълъ, Чтобъ усладить его томленье?...

Тоску любви, ел волненье Постигнуль Демонъ въ первый разъ... Онъ хочетъ въ страхѣ удалиться— Его крыло не шевелитея!

И чудо! изъ померкшихъ глазъ Слеза тяжелан катител... Понынѣ возлѣ кельи той Насквозь прожженный виденъ камень

Слезою жаркою, какъ пламень, Не человъческой слезой!..

И входить онь, любить готовый, Съ душой, открытой для добра; И мыслить онь, что жизни новой Пришла желанная пора. Неясный трепеть ожиданья, Страхъ неизвъстности нѣмой, Какъ будто въ первое свиданье, Спознались съ гордою душой... Минуя образъ озаренный, Проникнулъ въ келію смущенный Духъ отверженія и зла; И сталь недвижимъ у порога И, чуя вѣяніе Бога.

Не смъл приподнять чела, На грудь склонился головою, Томимъ невъдомой тоскою... VIII.

Но взоръ онъ поднялъ—ангелъ нѣжный Въ одеждъ легкой бълоснѣжной стоить съ блистающимъ челомъ, хранитель схимницы прекрасной, и отъ врага съ улыбкой ясной просфиилъ ее крыломъ. Они невинны, чисты оба! Онъ смотритъ—ненависть и злоба Мгновенно пробудили страсть: исчезнуль ясный рой мечтаній; Вѣка вражды, вѣка страданій падъ нимъ свою явили власть. херувимъ.

«Духъ безпокойный, духъ порочный, Кто звалъ тебя въ тьмъ полночной? Твоихъ новлонниковъ здѣсь нѣтъ; Зло не дышало здѣсь понынъ! Къ моей любви, къ моей святынъ Не продагай преступный слѣдъ!» демонъ.

«Оставь ее! Межъ ней и мною не становись: она мол! Мы связаны судьбой одною, и ей, какъ миѣ, не ты судья. Подъ чарой ясной благостыни и счастье лучшихъ дней ловлю! Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни, Вдѣсь я владѣю, я люблю! Рѣшило небо нашу встрѣчу, Любовь и торжество мое... Не ты—предъ Богомъ я отвѣчу И за себя и за нее»...

И ангель грустными очами На жертву бъдную взглянуль И, медленно взмахнувь крылами, Въ эсиръ неба потонулъ...

IX.

Тамара гордой ръчи внемлеть; Чудесный страхъ ее объемлеть; Онъ передъ схимницей стоить: Знакомой блещеть красотою, И утихающей грозою Взоръ отуманенный блестить.

О, кто ты? Ръчь твоя опасна! Тебя посладъ мић адъ иль рай? Чего ты хочешь?..

демонъ. Ты прекрасна! тамара. то ты?. Отвъчай

Но кто же, кто ты?.. Отвъчай! демонъ. Я тотъ, которому внимала Ты въ полуночной тишинѣ, Чъя мысль душѣ твоей шептала,

Чью грусть ты смутно отгадала, Чей образъ видъла во енъ; Я тогь, чей взоръ надежду губит Едва надежда расцевтеть; Я тоть, кого никто не любить. И все живущее клянеть. Ничто пространство мнъ и годы; Я богь рабовъ монхъ земныхъ. Я царь познанья и своболы. Я врагъ небесъ, я зло природы И видишь-я у ногъ твоихъ!.. Тебъ принесъ и въ умиленьъ Молитву тихую любви, Земное первое мученье И слезы первыя мои. О, выслушай изъ сожальны! Меня добру и небесамъ Ты возвратить могла бы словомъ; Твоей любви святымъ покровомъ Одътый, я предсталь бы тамъ, Какъ новый ангель въ блескъ новомъ. О! только выслушай, молю! Я рабъ твой, и теби люблю! Лишь только и теби увидълъ-И тайно вдругъ возненавидъль Безсмертіе и власть мою. Я позавидоваль невольно Неполной радости земной; Не жить, какъ ты, мий стало больно, И страшно-розно жить съ тобой. Въ безпровнемъ сердић лучъ нежданный Опять затеплилси живъй, И грусть на диъ старинной раны Вдругъ шевельнулася, какъ змъй. Что безъ тебя мив эта ввчность? Монхъ владъній безконечность? Пустыя звучныя слова, Обширный храмъ безъ божества!

Оставь меня, о духъ лукавый! Молчи, не върю я врагу! Творець!.. увы, я не могу Молиться... тайною отравой Мой умъ слабъющій объятъ. Послушай, ты меня погубяшь; Твои слова—огонь и ядъ... Скажи, зачъмъ меня ты любишь?

Зачъть, красавица? Увы,
Не знаю! полонъ жизни новой,
Съ своей преступной головы
Я гордо снялъ вънецъ терновый,
Я все былое бросилъ въ прахъ;
п адъ, и рай въ твоихъ очахъ!
Люблю тебя не здъщней страстыс,
Какъ полюбить не моженъ ты:
Всъмъ упоеньемъ, всею властью
Безсмертной мысли и мечты...

Въ душъ моей съ начала міра Твой образъ былъ напечатленъ,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Чипгура, чипгара—родъ гитары,

X.

Передо мной посился онъ Въ пустыняхъ въчнаго эсира. Лавно тревожа мысль мою, Мив имя сладкое звучало: Во лии блаженства мив въ раю Одной тебя не доставало. О! если бъ ты могла понять, Какое горькое томленье Всю жизнь, вѣка, безъ раздѣленья. И наслаждаться и страдать, За зло нохваль не ожидать, Ни за добро вознагражденья: Жить для себя, скучать собой, И этой въчною борьбой Безъ торжества, безъ примиренья! Всегда жалъть и не желать. Все знать, все чувствовать, все видъть, Все противъ воли ненавидъть, Все безотрадно презирать!..

Лишь только Божіе проклятье Исполнилось, съ того же дня Природы жаркія объятья Накікъ остыли для меня... Сипіло предо мной пространство. Я виділь пышное убранство Світиль, знакомыхъ мні давно... Они текли въ вінцахъ изъ злата: Но что же?—прежняго собрата Не узнавало ни одно! Изгнанниковь, себі подобныхъ, Я звать въ отчалнін сталь, Но словъ, и лиць, и взоровъ злобныхъ, Увы, я самъ не узнаваль.

Въ борьбъ съ могучимъ ураганомъ, Какъ часто, подымая прахъ, Одътый молньей и туманомъ, Я шумно мчался въ облакахъ, Чтобы въ толит стихій мятежной Сердечный ропоть заглушить, Спастись отъ думы неизовжной И незабвенное забыть! Что повъсть тягостныхъ лишеній, Трудовъ и бѣдъ толпы людской, Грядущихъ, прошлыхъ поколеній, Передъ минутою одной Монхъ непризнанныхъ мученій? Что люди? Что ихъ жизнь и трудь? Они прошли, они пройдуть! Надежда есть: ждеть правый судь; Простить онъ можеть, хоть осудить! Моя жь печаль безсменно тугь, И ей конца, какъ мив, не будеть, И не вздремнуть въ могилъ ей! Она-то ластится, какъ амей, То жжеть и блещеть, будто пламень, То давить мысль мою, какъ камень-Надеждъ погибшихъ и страстей Несокрушимый марзолей!

Кто бъ ни быль ты, мой другь случаевы Покой навъки погубя, Невольно я съ отрадой тайной. Страдалецъ, слушаю тебя. Но если рѣчь твоя лукава, Но если ты, обманъ тая... 0! пощади!.. Какая слава!.. На что тебъ душа моя?.. Ужели небу я дороже Всѣхъ, незамѣченныхъ тобой? Онь, увы! прекрасны тоже; Какъ здѣсь, ихъ дѣвственное ложе Не смято смертнаго рукой!.. Нѣть! дай мнѣ клятву роковую. Скажи-ты видишь, я тоскую, Ты знаешь женскія мечты! Невольно страхъ въ душть рождаешь... Но ты все поняль, ты все знаеть, И сжалинься, конечно, ты! Клянися, мив... оть злыхъ стяжаній Отречься нын'в дай объть! Ужель ни клятвь, ни объщаній Ненарушимыхъ больше нать?..

дкмонъ. Клянусь я первымъ днемъ творенья, Клянусь его последнимъ днемъ, Клянусь поворомъ преступленья И вѣчной правды торжествомь; Клянусь паденья горькой мукой, Побѣды ясною мечтой, Клянусь свиданіемъ съ тобой, И вновь грозящею разлукой; Клянуся сонмищемъ духовъ, Судьбою братій мив подвластныхь, Мечами ангеловъ безстрастныхъ, Моихъ недремлющихъ враговъ; Клянуся небомъ я и адомъ, Земной святыней и тобой; Клянусь твоимъ последнимъ взглядомъ. Моею первою слезой; Незлобныхъ усть твоихъ дыханьемъ, Волною шелковыхъ кудрей; Клянусь блаженствомъ и страданьемъ. Клянусь любовію моей-Отрекся я оть старой мести, Отрекся я оть гордыхь думъ; Отнына ядъ коварной лести Ничей ужъ не встревожить умъ, Хочу я съ небомъ примириться, Хочу любить, хочу молиться, Хочу я въровать добру. Слезой раскаяныя сотру Я на чель, тебя достойномъ, Следы небеснаго огня: И міръ въ нев'ядінь спокойномъ Пусть доцветаеть безъ меня! 0! върь мив: я одинъ понынъ

Тебя постигь и оцениль.

Избравъ тебя моей святыней, я власть у ногъ твоихъ сложилъ. Твоей любви я жду, какъ дара, и въчность дамъ тебѣ за мигъ; Въ любви, какъ въ злобѣ, вѣрь, Тамара, я неизмѣненъ, я великъ...
Тебя я, вольный сынъ зеира,

421

Возьму въ надзвъздные края, И будень ты царицей міра, Подруга ввчная моя; Безъ сожалвныя, безъ участыя Смотръть на землю станешь ты, Где неть ни истиннаго счастья, Ни долговваной красоты. Гдѣ преступленья лишь, да казни, Гав страсти мелкой только жить; Гдв не умѣють безь боязни Ни пенавидѣть, ни любить. Иль ты не знаешь, что такое Людей минутная любовь? --Волненье крови молодое!-Но дни бъгуть, и стынеть кровь. И пусть другіе бъ утвивались Ничтожнымъ жребіемъ своимъ: Ихь думы неба не касались, Міръ лучшій недоступень имъ, Но ты, прекрасное созданье, Къ иному ты присуждена: Тебя нное ждеть страданье. Иныхъ восторговь глубина! Толну духовъ монхъ служебныхъ Я приведу къ твоимъ стопамъ; Прислужниць легкихъ и волшебныхъ Тебъ, красавица, я дамъ; И для тебя съ звізды восточной Сорву въненъ я волотой, Возьму съ цватовъ росы полночной. Его усыплю той росой; Лучемъ румянаго заката Твой стапъ, какъ лентой, обовью; Дыханьемъ чистымъ аромата Окрестный воздухъ напою! Всечасно дивною игрою Твой слухь лельять буду я; Чертоги пышные построю Изь бирюзы и янтаря; Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака, Я дамъ теб'в все, все земное-Люби меня!..

XI. — И онъ слегка

Коснулся жаркими устами Къ ея трепещущимъ губамъ, Соблазна полными рѣчами Онъ отвѣчалъ ей мольбамъ. Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи. Онъ жегъ ее; во мракѣ ночи. Надъ нею прямо онъ сверкалъ, Неотразимый, какъ кинжалъ. Смертельный ядь его лобавнья Мгновенно въ кровь ея провикъ... Мучительный, но слабый крикъ Ночное возмутилъ молчанье... Въ немъ было все: любовь, страданье, Упрекъ съ послъднею мольбой И безнадежное прощанье— Прощанье съ жизнью молодой...

Въ то время сторожь полуночный, Одинъ вокругь стѣны кругой, Свершая тихо путь урочный, Бродилъ съ чугунною доской; И подъ окошкомъ дѣвы юной Онъ шагь свой мѣрный укратилъ, И руку надъ доской чугунной, Смутясь душой, остановилъ, И сквозь окрестное молчанье, Ему казалось, слышалъ онъ двухъ усть согласное добзанье, Чуть внатный крикъ и слабый стонъ...

И нечестивое сомивные Пронивло въ сердце старика... Но пронеслось еще мгновенье-И смолкло все; надалека Лишь дуновенье вътерка Роптанье листьевъ приносило, Ла съ темнымъ берегомъ уныло Шепталась горная рака. Канонъ угодинка святого Сившить онъ въ страхв прочитать, Чтобъ навожденье духа злого Оть грвшной мысли отогнать; Крестить дрожащими перстами Мечтой взволнованичю грудь, И. молча, скорыми шагами Обычный продолжаеть путь.

XIII.

Какъ пери сиящая мила.
Она въ гробу своемъ лежала;
Вълъй и чище покрывала
Былъ блъдный видъ ея чела.
Навъкъ опущены ръсинцы...
Но кто бъ, взглянувши не сказалъ.
Что взоръ подъ ними лишь дремалъ,
и, чудный, только ожидалъ
Иль поцълуя, иль денницы?
Но безполезно лучъ дневной
Скользилъ по нимъ струей златой;
Напрасно ихъ въ нъмой печали
Уста родныя цъловали...
Нътъ, смерти въчную печатъ
Ничто не въ силахъ ужъ сорвать!

Ни разу не быль вь дин веселья Такь разноцватель и богать Тамары праздинчный нарядь: Цваты родимаго ущелья [Такь древий требуеть обрядь] Нады нею явкить свой аромать,

И, сжаты мертвою рукою, Какъ бы прощаются съ землею. И долго бъдной жертвы тлънья Не трогаль ангель разрушенья, И ничего въ ея лицъ Не намекало о концъ.

Собралися въ печальный путь Друзья, сосъди и родные. Терзая локоны съдые, Безмолвно поражая грудь, Въ последній разъ Гудаль садится На бълогриваго коня, И повздъ тронулся.-Три дня, Три ночи путь ихъ будеть длиться. Межь старыхъ дедовскихъ костей Пріють покойный вырыть ей. Одинъ изъ праотцевъ Гудала, Грабитель странниковъ и селъ, Когда болвань его сковала, И часъ раскаянья пришель, Грфховъ минувшихъ въ искупленье, Построить церковь объщаль На вышинъ гранитныхъ скалъ, Гдѣ только вьюги слышно пѣнье, Куда лишь коршунъ залеталъ. И скоро межъ снъговъ Казбека Поднялся одинокій храмъ, И кости злого человѣка Вновь успокоилися тамъ; И превратилася въ кладбище Скала, родная облакамъ: Какъ будто ближе къ небесамъ Теплъй посмертное жилище; Какъ будто дальше оть людей Последній сонь не возмутится... Напрасно! мертвымъ не приснится Ни грусть ни радость прошлыхъ дней.

XV. Уже последній стихъ прочли Надъ прахомъ дочери Гудала, И горсть прощальная земли О крышку гроба застучала: Ужь воскурился кь небесамъ Кадиль прощальный онміамь: Замолкъ и за скалой соседней Рыданій горьких ввукъ последній... Подковы стукъ и шумъ шаговъ, Редевній откликъ голосовь Все ниже, дальше замирали... А тучи грозно окружали Тамары хладную постель-Вдругь разыгралася метель-И громче хищнаго шакала Она завыла въ небесахъ, И бълымъ прахомъ заметала Родной скаль врученный прахъ.

XVI.

Въ пространствъ синяго зепра

Одинъ изъ ангеловъ святыхъ

Летьть на крыльяхь золотыхъ, И душу грышную оть міра Онь несь вь объятіяхъ своихъ; И сладкой рычью упованья Ея сомнынья разгоняль, И слыдь проступка и страданья Съ нея слезами онъ смываль. Издалека ужь авуки рая Къ нимъ доносидися—какъ вдругь, Свободный путь пересыкая, Вавился изъ бездны адскій духъ... Онъ быль могучь, какъ вихорь шумный Блисталь, какъ молніи струя, И гордо, въ дерзости безумной, Онъ говориль: «она мол!»

Къ груди хранительной прижалась, Молитвой ужасъ заглуша, Тамары гръшная душа. Судьба грядущаго ръшалась: Предъ нею снова онъ стоялъ. Но, Боже! кто бъ сго узналъ? Какимъ смотрълъ онъ злобнымъ взглядомъ Какъ полонъ былъ смертельнымъ ядомъ Вражды, незнающей конца, И въяло могильнымъ хладомъ Отъ неподвижнаго лица.

«Исчезни, мрачный духъ сомнънья!» Посланникъ неба отвъчалъ: «Довольно ты торжествоваль, Но часъ суда теперь насталь, И благо Божіе рѣшенье! Дни испытанія прошли; Съ одеждой бренною земли Оковы зла съ нея ниспали. Узнай, давно ее мы ждали! Ея душа была изъ тъхъ, Которыхъ жизнь-одно мгновенье Невыносимаго мученья, Недосягаемыхъ утьхъ; Творецъ изъ лучшаго зопра \* Соткаль живыя струны ихъ. Онв не созданы для міра, И міръ быль создань не для нихь! Цвной жестокой искупила Она сомнънія свои... Она страдала и любила-И рай открылся для любви!»

И ангелъ строгими очами На искусителя взглянулъ, И, радостно взмахнувъ крылами, Въ сіянъи неба потонулъ. И проклялъ Демонъ побъжденный Мечты безумныя свои, И вновь остался онъ надменный Одинъ, какъ прежде, во вселенной Безъ упованъя и любви!...

[эпилогь]. На склон'в каменной горы, Надъ Кайшаурскою долиной. Еще стоять до сей поры

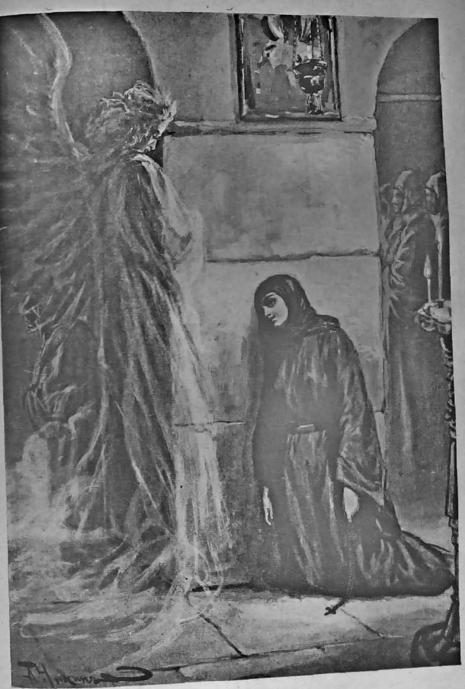

Знакомый образъ иногда Скользилъ безъ звука и слъда;

Зубны развалины старинной. Разсказовъ, страшныхъ для цетей, о нихъ еще преданья полны .. Какъ призракъ, памятникъ безмольный, Свидьтель трхъ волшебныхъ дней, Между деревьями чериветь. Виизу разсыпался ауль, Земля цевтеть и зеленветь, И голосовъ нестройный гуль Геряется, и караваны Илугъ, звеня, издалска; И, низвергаясь сквозь туманы, Блестить и пънитси ръка. И жизнью въчно-молодою, Прохладой, солицемъ и весною Попрода тъщится шута, Какъ беззаботное дитя.

Но грустенъ замокъ, отслуживній Когда-то очередь свою, Какъ бъдный старецъ, переживній Ірузей и милую семью. И только ждугь луны восхода Его незримые жильцы: Тогда имъ праздникъ и свобода! Жужжать, бъгуть во всв концы. Съдей изукъ, отшельникъ новый, Прадеть сътей своихъ основы; Зеленыхъ ащерицъ семья Па проиль весело играеть, И осторожная забя Изъ темной щели выползаетъ На илиту стараго крыльца: То вдругь совьется въ три кольца, То лажеть длинной полосою, И блещеть, какъ булатный мечь,

Забытый въ полъ давнихъ съчь, Ненужный подшему герою... Все дико. Ифтъ нигда следовъ Минувшихъ латъ: рука въковъ Прилежно, долго ихъ сметала. И не напомнить вичего () славномъ имени Гудала, О милой дочери его! Но церковь на кругой вершинь, Гдв взяты кости ихъ землей. Хранима властію святой, Видна межъ тучъ еще понынъ; И у вороть ея стоять На стражѣ черные граниты, Плащами сиъжными покрыты, II на груди ихъ, вмъсто дагъ, Льды паковачные горять. Обваловъ совныя громалы Съ уступовъ, будго водопады, Морозомъ схваченные вдругь. Висять, нахмурившись, вопругъ. И тамъ метель дозоромъ ходигъ. Сдувая пыль со стыть седыхъ, То пъсню долгую заводить, То окликаеть часовыхъ. Услыша въсти въ отдаленьъ () чудномъ храмъ, къ той странъ, Съ востока облака одиъ Спъщать толной на поклоневье; И надъ семьей могильныхъ плить Давно никто ужъ не грустить. Скада угрюмаго Казбека Лобычу жадие стерожить, И вѣчный ропоть человѣка Ихъ въчный миръ не возмутить:

# Очерки поэмы «Демонъ».

нервый очеркъ.

1829.

1-е Посвящение.

Я буду пёть, нока поется, пока волненья не забыль, пока высокимъ сердце бъется, пока высокимъ сердце бъется, пока я жизнь не пережиль. Въ душт горятъ, хота безвъститй, лучи небеснаго огня; но пъжныхъ и веселыхъ пъсней, мой другъ, не требуй отъ меня... и умеръ. Свътлыхъ вдохновеній забыта мною сторона давно. Какъ скученъ день осенній, такъ жизнь моя была скучна; такъ впечататьній непріятныхъ луша всегда была полна—

Понынъ о годахъ развратныхъ Не престаеть скоровть она.

2-е Посвищение.

Я буду пъть, пока поетси,
Пока, друзья, въ груди моей
Еще высокимъ сердие бъется,
И жалость не погибла въ ней.
Но той веселости прекрасной
Пе-требуй отъ меня напрасно;
И юныхъ гордыхъ дней, поэтъ,
Ты не вернешь: ихъ нътъ, какъ пътъ!..
Какъ солице осени суровой,
Такъ пасмурна и жизнь мол.
Среди люжей скучаю я:

Мић впечатаћніе не ново... И вотъ печальный мечты, Плоды душевной пустоты!

Нечальный демонъ, духъ нзгнанья, Бауждаль подъ сводомъ голубымъ, И лучшихъ дней восноминанья Чредой тъспились передъ нимъ, Тъхъ дней, когда онъ не былъ злымъ; Когда глядъль на славу Бога, Не отвращаясь отъ Него; Когда сердечная тревога Чуждалася души его, Какъ дня боится мракъ могилы. И много, много... и всего Представить не имълъ онъ сплы...

Демонъ узнаетъ, что ангелъ любитъ одну смертную. Демонъ узнаетъ и обольщаетъ ее, такъ что она покидаетъ ангела, но скоро умираетъ и дълается духомъ ада. Демонъ обольстилъ ее, разсказывая, что Богъ несправедливъ и проч. свою исторію.

Любовь забыль онь навсегда
Коварство, ненависть, вражда
Надъ нимъ владычествують нынв...
Въ немъ пусто, пусто, какъ въ пустынв.
Смертельный следъ напечатленъ
на томъ, къ чему онъ прикоснется,
И говорятъ, что даже онъ
Своимъ злодъйствамъ не смется,
Что груды гибнущихъ дюдей
Не веселятъ его очей...
Зачемъ же демонъ отверженъя
Роняетъ, посреди мученъя,
Свинцовы слезы нногда,
И имъ забыты на мгновенье
Коварство, зависть и вражда?..

Демонъ влюбляется въ смертную (монахиню), и она его наконецъ любитъ; но демонъ видитъ ея ангела-хранителя и отъ зависти и ненависти рѣшается погубить ее. Она умираетъ. Душа ея улетаетъ въ адъ, и демонъ, встрѣчая ангела, который плачетъ съ высотъ неба, упрекаетъ его язвительной улыбкой.

Угрюмо жизнь его текла, какъ жизнь развалинъ. Безконечность Его тревожить не могла, Онъ хладнокровно видълъ въчность, Не знаи ни добра, ни зла, Губл людей безъ всякой нужды... Ему желанья были чужды; Онъ жегъ печатью роковой Того, къ кому онъ прикасажея; Но часто демонъ молодой Своимъ злодъйствамъ не смѣялся. Таковъ осеннею порой, Среди долины опустълой, Одинъ чериъегъ пень горълый. Сраженъ стрълою громовой,

Онъ прямо высится главой И презираетъ бурь порывы, Пустыни сторожъ молчаливый...

Пустыни сторожъ молчаливый...

Боясь лучей, бъжалъ онъ въ тьму;
Душой измученною боленъ,
ничъмъ не могъ онъ быть доволень,
Все горько сдълалось ему;
И все на сеътъ презирая,
Онъ жилъ, не въря ничему
И ничего не принимая.

Въ полночь, между высокихъ скаль. Однажды, надъ волнами моря, Одинъ, безъ радости, безъ горя, Бъгленъ эдема пролегалъ И грашнымъ взоромъ созерцалъ Земли пустынныя равнины. И зрить: чернбеть надъ горой Ствна обители святой И башенъ странныя вершины, Межъ низкихъ келій тишина. Садится поздняя луна. И въ усыпленную обитель Вступаеть мрачный искуситель. Воть тихій и прекрасный звукт, Полобный звуку лютни, внемлеть... И чей-то голосъ... Жадный слухъ Онъ напрягаетъ. Хладъ объемлетъ Чело... Онъ хочетъ прочь тотчаст... Его крыло не шевелится, И странно! изъ потухнихъ глазъ Слеза свинцовая катится... Какъ много значиль этоть звукъ! Мечты забытыхъ упоеній, Въка страданія и мукъ. Въка безплодныхъ размышленій-Все оживилось въ немъ-и вновь Погибній въдаеть любовь.

О чемъ ты близъ меня вздыхаень? Чего ты хочень получить? Я поклялась давно, ты знаень, Земныя страсти позабыть... Кто ты?.. Мольба моя напрасна ... Чего ты хочень?

Ты прекрасна. м.

Кто ты?

Я демонь. Не стращись, Святыни здащней не нарушу! И о спасеньи не молись: Не искусить пришель и душу. Сгорая жаждою любви, Несу къ ногамъ твоимъ моленья, Земныя первыя мученья И слезы первыя мои...

1830—1831.

ВТОРОИ ОЧЕРКЪ.

Cain. Who art thou?
Lucif. Master of spirits.
Cain. And being so caust thdu
Leave them, and walk with dust?
Lu rl. J know the thoughts
Of dust, and feel fort, and with you...

Carin. Are ye happy?
Luc. We are nighty
Cain. Are ye happy?
No: art thou?

Luc. No: art thou? (Bayron, Cain).

#### Посвящение.

Прими мой даръ, моя Мадонна! Съ тъхъ поръ, какъ мић явилась ты, Моя любовь мић оборона Отъ порицаній клеветы.

Такой любен нельзя не вършть, А взоръ не скроеть ничего: Ты неспособна лицемърить, Ты слишкомъ ангелъ для того!

Сважу ли—преданъ самовластью Страстей печальныхъ и судьбъ, Я счастьемъ не обязанъ счастью, Но всъмъ обязанъ и—тебъ.

Какъ демовъ хладный и суровый, Я въ мірѣ веселился зломъ; Обманы были мнѣ не новы, И ядъ былъ на сердцѣ моемъ.

Теперь, какъ мрачный этотъ геній, Я близъ тебя опить воскресъ Для непорочныхъ наслажденій, Й для надеждъ, и для небесъ.

Печальный Демонь, духь изгнанья, Блуждаль подь сводомь голубымь, И лучшихь дней воспоминанья Чредой теснились передь нимь. Техь дней, когда онь не быль злымь; Когда глядель на славу Бога, Не отвращалсь оть него; Когда заботы и тревога Чуждалися ума его, Какъ дня боится мракъ могилы... И много, много... и всего Представить не имель онь силы. Уныло жизнь его текла

Уныло жизнь его текла
Въ пустынъ міра. Безконечность
Его тревожить не могла,
Онъ равнодушно видъль въчность,
Не зная ни добра, ни зла,
Губя людей безъ всякой нужды.
Ему желанья были чужды.
Онъ жегъ нечатью роковой
Все то, къ чему ни прикасался:
И часто демонъ молодой
Своимъ злодъйствамъ не смѣллся.

Страшась лучей, бъжаль онь въ тьму; Душой измученною болень, Ничъмъ не могъ онъ быть доволень, Все горько сдъдалось ему; И все на свътъ презирая, Онъ жилъ, не въря ничему И ничего не признавая.

Однажды вечеромъ межъ скаль И надъ съдой равниной моря, Опинъ, безъ радости, безъ горя, Бъгленъ эдема продеталъ И грашнымъ взоромъ созерцаль Земли пустынных равнины. И зрить: бъльють подъ горой-Стьна обители святой И башенъ странныя вершивы. Межъ бъдныхъ келій тишина. Встаеть багровая дуна. И въ усыпленную обитель Вступаеть мрачный искуситель. Вдругь тихій и прекрасный звукъ, Подобный звуку лютии, внемлеть И чей-то голосъ. Жадный слухъ Онъ напрягаеть. Хладь объемлеть Чело... Онъ хочеть прочь тотчасъ-Его крыло не шевелится И-чудо!-изъ номеркшихъ глазъ Слеза свинцовая катится... Понын'в везл'в кельи той Насквозь прожженный виденъ камень Слезою, жаркою какъ пламень, Не человъческой слезой. III.

Какъ много значиль этогъ звукъ!
Въка минувшихъ упоеній,
Въка изгнанія и мукъ,
Въка безплодныхъ размышленій:
Все оживилось въ немъ опять;
Но что жъ? Ему не воскресать
Для нъжныхъ чувствъ... Такъ, если мчится
По небу лътнему порой
Отрывокъ тучи громовой,
И лучъ случайно отразится
На сумрачныхъ краяхъ, она
Тотъ блескъ мгновенный презираетъ
И путь невърный продолжаетъ,
Хладна, какъ прежде, и темна.
Проникнулъ въ келью духъ смущенный,

Проникнуль въ келью духь обрасов Со страхомъ отвращая взоръ, минуя образъ позлащенный, Какъ будто види въ немъ укоръ. Онъ зритъ божественныя книги, Лампаду, четки и вериги...
Но гдт же звуки? гдт же та,

Къ которой сальная мечта Его влечетъ?..

Она сипъла Съ испанской лютнею въ рукахъ И преню горь, играя, прав; И все, и все въ ен чертахъ Земной безпечностью пышало: И кольца мелкія купрей Сбъгали, будто покрывало. На въп нъжныя очей Исполнена какой-то пумой Младая волновалась групь. Воть поднялась. На сводь угрюмый Она задумала взглянуть Какъ звъзды омраченной дали, Глаза монахини сіяли... Ел лилейная рука. Бъла, накъ утромъ облака. На черномъ платьт отпълялась: И отвъчали струны ей, Что дальше, то нажнай, нажнай. Тоской раскалныя, казалось, Была та пъсни сложена. Межъ тамъ, какъ путникъ любопытный, Въ окно, участіемъ полна, На дъву, жертву грусти скрытной, Смотръла ясная луна. Окованъ сладкою игрою, Стояль злой духъ. Ему любить Не должно сердна допустить: Онъ связанъ клятвой роковою, И эту клятву молвиль онъ. Когда блистающій Сіонъ Оставилъ съ гордымъ сатаною ].

Онъ искупать хотъль-не могъ; Не находиль въ себт искусства; Забыть-забвенья не даль Богъ; Любить-не доставало чувства. Что дълать? Новыя мечты И чудныя понынъ муки! Такъ, демонъ, елыша эти звуки, Чудесно изм'внился ты. Ты плакаль горькими слезами, Гляди на милый свой предметь, О томъ, что цапь лежить межъ вами, Что пламя въ мертвомъ сердцѣ нътъ; Когда ты зналь, что не принудить Его минута полюбить, Что даже скоро, можеть быть, Она твоею жертвой будеть.

И удалиться онъ сившилъ Отъ эгой кельи, гдв впервые Нарушилъ клятвы роковыя И князя бездны раздражилъ. Но прелесть звуковъ и видънья Остались на душть его, И въ памяти сего мгновенья Ужъ не изгладить инчего...

IV

Спустя сто лёть, пергаменть пыльный Между развалинь отыскаль Какой-то странникъ; онъ узналь, Что это памятникъ могильный, И съ любопытствомъ прочиталь Онъ монастырскія преданья О жизни дёвы молодой, И имъ повёрилъ, и порой Жалёль объ ней въ часы мечтанья. Онъ перевель на свой языкъ Разсказъ таннственный. Но свёту не передамъ я повёсть эту: Цёнить онъ чувства не привыкъ!

Печальный демонъ удалился Отъ силы аденой съ этихъ поръ, Онъ на хребеть далекихъ горъ Въ леданый гротъ переселилел. Гдв подъ снагами хрустали Корой огнистою леган. Природы дивныя творенья. Ея причудливой игры Онъ наблюдаетъ намъненья: Состави святлые шары, Онъ ихъ по вътру посылаетъ, Велить имъ путнику блеснуть, И надъ болотомъ освъщаетъ Заглохийй, невзжалый путь. Когда метель гудить и свищеть. Онъ охраняетъ пришлеца, Сдуваеть свъть съ его лица И для него защиту ищеть .. И часто, подымая прахъ, Въ борьбъ съ легучимъ ураганомъ, Одътый молньей и туманомъ, Онъ дико мчится въ облакахъ, Чтобы въ толив стихій мятежной. Сердечный ропотъ заглушить, Спастись отъ думы неизбъжной И незабвенное забыть. Но все не то его тревожить, Что прежде; тотъ желазный сонъ Прошель... Любить онъ можеть... можеть. И въ самомъ дъль любить онъ. И хочеть въ путь опять пускаться, Чтобъ съ милой дівой повидаться, Чтобъ разъ ей въ очи поглядъть И невозвратно улетыть...

Едва блестищее сивтило
На небо юное взоигло,
И моря синее стекло
Лучами утра озарило,
Какъ демонъ видълъ предъ собой
Стъну обители святой,
И башин бълыя, и келью,
И подъ ръшетчатымъ окномъ
Цвътущій садикъ.—И кругомъ
Обходигъ демонъ; но веселью

Онъ недоступенъ; тайный сграхъ
Въ ледяныхъ свъчится глазахъ...
Вотъ дверь простая.—Передъ ними,
Томяся муками живыми,
Онъ долго медлилъ, но не могъ
Переступить черезъ перогъ,
Какъ будто бы онъ тамъ погубитъ,
Что на минуту огдалъ рокъ...
Теперь лишь видно, что онъ любитъ!
Теперь лишь признаки любян:
Воднене надеждъ несмълыхъ
И пламень неземной крови—
Видны въ чертахъ окаментлыхъ!..

Все тихо. Вдругъ услышалъ онъ Давно знакомый лютни звонъ; Слова извицы вдохновенной Аились, какъ свътлын струи; Но не понравились они Тому, кто съ думой дерзновенной Искалъ надежды и любви.

и в с н ь мо н а х и н и.
Какъ парусъ надъ бездной морской,
Какъ подъ вечеръ златан звъзда,
Явился мит ангелъ святой;
Не забуду его никогда.

Къ другой онъ легелъ, иль ко мивЯ напрасно бъ старалась узнать.
Быть можеть, то было во снв...
О, зачемъ долженъ сонъ исчезать.

Тебя линь любила, Творець, Я понынь съ младенческихъ дней; Но видитъ душа наконецъ, Что другое готовилось ей.

Виновна я быть не должна: Я горю не любовью земной; Чиста, какъ мой ангель, она, Мысль о немъ неразлучна съ Тобой!

Онъ отблескъ сіяній Твонхъ, Ты украсиль чело его самъ; Явилси онъ мић лишь на мигъ— Но за въчность тогь мигъ не отдамъ.

Умолкла. Вътеръ моря хладный Последній звукь унесь съ собой. Непобъянмою судьбой Гонимый, демонъ безотрадный Проникнуль въ келью. Что же овъ Не привлечеть ел вниманья? Зачемъ не пьеть ел дыханья? не вздохъ любви-могильный стоиъ, Какъ эхо, изъ груди разбитой Протяжно вышель наконець, И сердце, яростью облито, Отяжельло, какъ свинецъ. Его рука остановилась На воздухъ. Сведенный перстъ Оледенълъ; хоть взоръ отверстъ, Въ немъ ничего не отразилось, Промъ презрънья - но къ чему? Что показалося ему?

YHL. Посланникъ ран, ангелъ ивжный, Въ одеждъ дымной, бълосиъжной, Стоиль съ блистающимъ челомъ Вблизи монахини прекрасной И оть врага съ улыбной исной Пріосъвиль ее прыломъ. Они счастлявы, святы оба!. И зависть, ненависть и злоба Взыгради демонской душой. Онъ вышель тверцою стопой. Онъ вышелъ. Сколько чувствъ различныхъ. Съ давиншимхъ лътъ ему привычныхъ, Въ душъ твенител! Сколько думъ Мъняеть безповойный умъ! Красавинъ погибнуть надо. Ее не понадить онъ вновь. Ногибнеть! - Прежная любовь Не будеть для неи оградой!...

Какъ жазво! онъ уже хотъль На путь спасеныя возвратиться, Забыть толцу недобрыхъ дъль, Позволить серпцу оживиться. Творцу природы, можеть-быть, Вичинать бы ремонъ сожальные, И благодарное прощенье Ему бъ случилось получить. По поздно! сынъ безгръпный рад Варугь разбудиль митежный умъ. Кинитъ онъ, ревностью нылан, Ивились снова воля злая И ядь преступныхъ черныхь дунъ. Но впрочемь онъ переманиться Не могь бы. Это быль лишь сонь; И поздно ль, рано ль пробудиться Навън долженъ быль бы онъ. Умъло зло укорениться Въ его дунав съ давнимнихъ двей: Добро не ужилось бы въ ней; Его присвоить, имъ гордиться Не могь бы демонь инкогда, И все въ немъ было бы чужое, И сталь бы онъ несчастиви вдвое Взгляните на волну, когда Въ ней отражается звъзда: Какъ разсынаются чудесно Вокругъ сребристым струи; Но что же? Блескъ тогь, блескъ исбесный Не завладыють имъ они; Ихъ лучь звъзды тогь не согрьеть, Онъ гаснеть-и волна темиветь.

Злой духъ недолго размыцилаль, Онъ не впервые отомщаль. Онъ образъ смертный принимаеть, Вънецъ чело его ласкаетъ И очи черныя горить... По что жъ? Очей тъхъ иламень — ддъ.

Онъ ждегъ, у стънъ святыхъ олуждал, Когда останется одна Его монахиня младая: Когда нескромная луна Взойдеть, пустыню озарля; Онъ ожидаетъ часъ глухой. Текущій подъ ночною мглой, Чась тайныхъ встръчь и наслажденій И незамѣтныхъ преступленій. Онъ въ ней прокрадется туда, Подъ сънь обители уснувшей, И тамъ погубить навсегна Предметь любви своей минувшей!

Лампада въ кельт чуть горитъ. Лукавый съ дѣвою сидить, И чудный страхъ ее объемлеть; Она, какъ смерть блёднея, внемлетъ.

Страстей волненье позабыть Я поклялась давно, ты знаешь! Къ чему жъ теперь меня смущаень? Чего ты хочешь получить? О, кто ты? ръчь твоя опасна! Чего ты хочешь?

> незнакомецъ. Ты прекрасна! OHA.

Кто ты?

незнакомецъ. И демонъ. Не странись, Святыни здінней не нарушу! И о спасеныи не молись-Не искусить пришель и душу. Къ твоимъ ногамъ, томясь въ любви, Несу покорныя моленья, Земныя первыя мученья И слезы первыя мон. Не разставляль я людямъ сѣти Съ толною грозной злыхъ духовъ: Брожу одинъ среди міровъ Несматное число стольтій. Не выжимай изъ груди стонъ, Не отгоняй меня укоромъ: Несправедливымъ приговоромъ Я на изгнанье осужденъ. Не зная радости минутной, Живу надъ моремъ и межъ горъ, Какъ перелетный метеоръ, Оставленъ всёми, безпріютный. И слишкомъ гордъ и, чтобъ просить У Бога вашего прощенья. канэгум ном акибокон 1: И не могу ихъ разлюбить. Но ты, ты можешь оживить Своей любовью непритворной Мою томительную лань И жизни скучной и позорной Непролегающую тънь...

OHA.

На что мий знать твои печали. Зачемъ ты жалуенься мнь? Ты виновать ...

> незнакомецъ. Противь тебя ли? OHA.

Насъ могуть слышать!...

незнакомець. Мы одии!

OHA.

А Богъ?

HESHAROMERTS. На насъ не кинетъ взгляда. Онъ небомъ занять, не землей!

0 H A. А наказанье, муки ада?

HESHAROMEHT. Такъ что жъ? Ты будень тамъ со мной! Мы станемь жить любя, страдан, И адъ намъ будеть стоить рая! Мит рай вездь, гдь и съ тобой!

Такъ говорилъ онъ и рукою Онъ тренетную руку жалъ И поцьлуями порою Плечо дъвицы покрываль; Она противиться не смъла, Слабъла, тапла, горъла Оть неизвъстнаго огни, Какъ бълый снъгъ оть взоровъ дия...

Въ часы суровой неногоды, Въ осений день, когда межъ скаль, Ифиясь, прутись, шумбли воды, Восточный вътерь бушеваль, И темносърыми рядами Неслися тучи небесами,-Зловещій колокола звонъ, Какъ умирающаго стонъ, Раздался глухо надъ волнами. Къ чему манить отнельниць онъ?.. не на молитву посиъщали Въ общирный и высовій храмъ, Не двумъ счастливымъ женихамъ Свъчи дрожащія пылали: Въ срединъ церкви гробъ стояль, Въ гробу мертвецъ дежаль безгласный, И рядъ монахинь окружаль Тоть гробъ съ недвижностью безстрастном. Зачъмъ не слышенъ илачъ родныхъ И не видать во храм'я нув? II кто мертвець? Едоа примътный Остатокъ прежней красоты Являють мертвыя черты, Уста закрытыя безцевтны, И въ сердцъ пылкой страсти идъ Сін глаза не поселять, Хотя еще весьма недавно Владъли бурною душой, Неизъяснимой, своенранной,

Въ борьбъ безумной и неравной Незнавшей власти надъ собой.

437

За часъ до горестной кончины. Когда сырая ночи мгла На усыпленныя долины Сребристой дымкою легла. Духовника на мигъ единый Младая дъва призвала, чтобъ жизни грфшныя дъянья Открыть съ слезами покаянья. Принтелъ исповъдникъ. Но вдругъ Его безумный хохоть встрытиль. онь на лиць ен замътиль Бореніе посліднихъ мукъ. На предстоящихъ не взирая, Шенгала дѣва молодая: «O!.. демонъ!.. о, коварный другъ! Своими сладкими ръчами... Ты... бѣдную... заворожилъ... Ты быль любимъ и не любилъ, Ты бъ могъ спастись, а погубилъ... Проклатье сверху, мракъ подъ нави:> Но ито безжалостный элодей, Губитель дівушки прелестной-Тогда не новяль старень честный, й жизнь монахини моей Осталась людамъ неизвъстной... Но, говорить, какъ принесли Въ могиль трукъ са печальный, И хоръ раздался погребальный, И горсть прощадьная земли 0 врышку гроба застучала, Надъ нимъ, всё видъть то могли, Тань безпокойная детала.

XII.

Съ техъ поръ промчалось много летъ; Пустьла тихал обитель, ії время, общій разрушитель, Смывало постепенно слъдъ Высокихъ стънъ... И храмъ священный Сталь жертва бури и дождей. Изъ двери въ дверь во мглѣ ночей Блуждаеть вътръ освобожденный; Внутри на ликахъ расписныхъ И средь разсваниъ ствиъ съдыхъ Бельшой паукъ, пустынникъ новый, Кладеть сътей своихъ основы. Сбыгаючи со скаль крутыхъ, Случалось, лань, дити свободы, Приоть отъ зимней непогоды Искала въ кельъ-и порой Забытой утвари паденье, Среди разваливы глухой, Вдругъ приводило въ удивленье Ее... Но нынче ничему Нельзя встревожить тишину: Что можеть падать-то упало; что мреть-то умерло давно; Что живо-то безсмертно стало, Но время вживъ удержало

Воспоминание одно... И море пенится и злится, И сильно плещеть, и шумить, Когда волнами устремится Обнять береговой гранить; Онъ вдался въ море одиноко; На немъ чернъеть кресть высокій. Всегда скалой отражена, Попрыта паной бълоснажной, Тѣснится у волны волна, И слышенъ ропоть ихъ матежный; И удаляются толной. Другимъ предоставлял бой

XIII. Надъ тъмъ престомъ, надъ той скалок, Однажды, утренней порою, Съ глубокой думою стояль Дитя эдема, ангель мириый, И слевы молча утираль Своей одеждою сапфирной. И кудри мягкія, какъ ленъ, Съ главы ванчанной унадали, И крыльи легкій, какъ сонь, За бълыми плечьми сіяли. И быль небесный сводь надъ нимъ Уврашенъ радугой цватистой, И волны съ пъной серебристой, Съ какимъ-то тренетомъ жизымъ, Къ скаламъ теснились въювымъ. Все было тихо. Взоръ унылый На небо полняль ангель милый, И съ непонятною тоской За душу грашинцы младой Творну молилси онъ, и минлось-Природа вийсти съ нимъ молилась...

Тогда надъ синей глубиной, Пухъ гордости и отверженья Безъ цъли мчался съ быстротей; Но ни расканныя, ни мщенья Не изъявляль угрюмый ликъ: Онъ побъждать себя привыкъ; Не для другихъ его мученья! Онъ близъ могилы промелькиуль И, взоръ произительный кидан, Посла потераннаго рая Улыбкой горькой упрекнуль...

Я не для ангеловъ и рая Всесильнымъ Богомъ сотворенъ; Но для чего живу, страдая, Про это больше знаеть Опъ. Какъ демонъ мой, и зла избранникъ, Какъ демонъ, съ гордою душой, Я межъ людей безпечный странникъ, Для міра и небесъ чужой. Прочти, мою съ его судьбою Воспоминаниемъ сравни, И втрь безжалостной душою, Что мы на свете съ нимъ одня.

441

### ТРЕТІЙ ОЧЕРКЪ.

п о э м ы.

## 1831.

По голубому небу продеталъ Однажды демонъ. Съ злобою нъмой Онъ въ безпредъльность грустный взоръ ки-И вспоминанья передъ нимъ толпой [далъ, Тъснились. Это небо, гдъ Творецъ Внималь его хваламъ и, наконецъ, Проклятьямъ, эти звъзды... все кругомъ Прекрасно, въ блескъ въчно молодомъ,

Какъ было вътоть святой, великій часъ, Когда отъ мрака отделился свъть, И, ангелъ радостный, онъ въ первый разъ Взглянуль на будущность. И сколько льть, И сколько тысячь лёть съ тёхъ поръ про-И онъ уже не тоть. Его чело [шло! Померкло... Онъ одинъ... одинъ... одинъ... Врагъ счастья и порока властелинъ.

Изгнанникъ, для чего тоскуещь ты О томъ, что невозвратно? Но пускай! Не воскресивъ душевной чистоты, Ты не найдень потерянный свой рай! Напрасно обращенъ преступный взоръ На небеса: ихъ свътъ - тебъ укоръ. — Будь гордъ, старайся истить, живи губя.— Но что жъ! и зло не радуеть тебя?

УИ часто, очень часто людямъ онъ Завидовалъ. «У нихъ надежда есть На искупленье, на могильный сонъ. Всъ ихъ несчастья легче перенесть Одной палящей капли адскихъ мукъ. И въчность (это слово, этогъ звукъ, Который значить все)-имъ не страшна. Ифтъ, вфиность для рабовъ не создана!»

Такъ мыслилъ демонъ. Медленно крыловъ Спускаяся на землю, разсъкалъ Онъ воздухъ. Все цвъло въ краю земном: Весенній день, красн'я, догораль. Растенія и волны, вътеркомъ Колеблемы, неграющимъ лучемъ Казались зажжены. Туманъ сырой Ревниво поднимался надъ землей.

И одинокій кресть лишь, наконець, Стоящій на горћ, едва вдали Блестьль... и гаснеть! Звіздный свой ві-Надъла ночь. Въ молчаніи текли Гнець Свътила неба въ этотъ мирный часъ, Но въ ихъ молчаный есть понатный гласъ! О будущемъ пророчествуетъ онъ. Вотъ встала и луна. Повсюду сонъ.

Свъти, свъти, прекрасная луна! Природа любить шарь твой золотой: Въ его сіяньи ньжится она. Одътая полупрозрачной мглой. Но человъка любишь ты дразнить Несбыточной мечтой. Какъ не грустить, Когда на насъ ты льешь свой бледный свыъ. Ты-паматникъ всего, чего ужънъть!

«Я хотълъ писать эту поэму въ стихахъ, но нътъ-въ прозъ лучше». Laste santra:

«Написать записки модолого монаха 17-ти лать. Съдетства онъ въ монастыра; произ священныхъ книгъ ничего не читалъ. Страстная душа томится. Идеалы»... (М. Л.).

ЧЕТВЕРТЫЙ ОЧЕРКЪ.

### 1833.

Печальный демонъ, духъ изгнанья, Блуждаль подъ сводомъ голубымъ, И лучшихъ дней воспоминанья Чредой таснились переда нима; Тахъ дней, когда онъ не быль злымъ, Когда глядълъ на славу Бога, Не отвращаясь отъ Него, Когда заботы и тревога Чуждалися ума его, Какъ дня боится мракъ могилы, И много, много... и всего Представить не имъль онъ силы. Уныло жизнь его текла Въ пустынъ міра-и на въчность Онъ приглядълся-но была

Мучительна его безпечность.

Путемъ, назначеннымъ судьбой, Онъ равнодушно подвигался, Онъ жегъ печатью роковой Все то, къ чему ни прикасался. Смънсь надъ зломъ и надъ добромъ, Стыдясь надеждъ, стыдясь боязни, Онъ съ гордымъ встратилъ бы челомъ Прощенья глась-какъ слово казни; Онъ жиль забыть и одинокъ, Грозой оторванный листокъ, Безъ упованья, презирал И свъть небесь и ада тьму, Онъ жилъ, не въря вичему И ничего не признавая. Какъ черный саванъ, на землъ Лежала ночь... Вились туманы По гребнямъ горъ; на ихъ челъ,

Сторожевые великаны, Гифадились стан облаковъ, и въчно ропчущее море Гуляло мирно на просторъ Между высокихъ береговъ.

0 море, море! Какъ прекрасны Въ блестящій день и въ день ненастный Его и ревъ, и тишина! Покрыта бъзыми кудрями, Какъ серебромъ и жемчугами, Несется гордая волна, Толпою слугъ окружена; И, какъ царица молодая, Течеть одна между рабовъ, Ихъ скромныхъ просьбъ, ихъ нёжныхъ словъ

Не слушая, не понимая.

Какъ и люблю съ давнишнихъ поръ Следить ихъ буйныя движенья И толковать ихъ разговоръ, Живой и полный выраженья! Люблю упорный этоть бой Съ суровымъ небомъ и землей, Люблю безнечность ихъ свободы, Изпей не знавшей никогда, Ихъ безпонечные походы, Богъ въсть, откуда и куда. И въ часъ заката молчаливый Ихъ раззолоченныя гривы И безполезный этогь шумъ. И эту жизнь безъ дъль и думъ, Безъ гроба и безъ колыбели, Безъ мукъ, безъ счастія, безъ цъли. Между прибрежныхъ дикихъ скалъ Бъглецъ здема пролеталъ; Онъ взоръ, исполненный презрънья, Вперилъ на гръшный міръ земной, И зрить въ туманъ отдаленья Верхи обители святой. У стынь ея, прохлады полны, Однообразно шепчутъ волны, Кругомъ ел густыхъ деревъ Силелись кудрявыя вершины, И кое-гдъ изъ ихъ средины, Стремясь достать до облаковъ, Встаеть, бълья, остовъ длинный Зубчатой башин, и надъ ней, Символъ спасенія забвенный, Чернъеть ржавый кресть, нагбенный Усильемъ бури и дождей, Межъ бъдныхъ келій храмъ огромный, Едва, сквозь длинное окно, Глядить лампады лучъ нескромный; Внутри все спитъ, давнымъ-давно Все вкругъ таинственно темно. Воть одинока и красна Встаеть двурогая луна, И въ усыпленную обитель

Вступаеть мрачный искуситель.-Вдругъ тихій и прекрасный звукъ, Подобно звуку лютни, внемлеть

И чей-то голось... Жадный слухъ Онъ напрягаеть. Хладъ объемлеть Чело. Онъ хочеть прочь тотчасъ;-Его крыло не шевелится, И чудо!-изъ померкинихъ глазъ Слеза свинцовая ватится. Понынъ возлъ нельи той. Насквозь прожженный, виденъ камень, Слезою жаркою, какъ пламень,-Не человъческой слезой.

Бакъ много значиль этоть звукъ! Въка минувшихъ упоевій, Въка изгнанія и мукъ, Въка безплодныхъ размышленій О настоящемъ и быломъ:-Все разомъ отразилось въ немъ; Къ чему? одной минутой рап Не оживеть душа пустая!... Безсильно свътлый лучъ зари На темной тучк не гори: Теб'в въдь съ ней не подружиться, Ей ждать нельзя, она умчится, Она громовою стръдой Затмить покровь твей золотей...

Проникнуль въ келью духъ смущенный, Минуи образъ позлащенный, Какъ будго види въ немъ укоръ, Со страхомъ отвращаеть взоръ; Въ углу-изъ мрамора Мадонна, Ламиада мъдная надъ ней, На головъ ен корона Изъ розъ душистыхъ и лилей; У станки дъвственное ложе; Луна, смъясь, въ окно глидить, А у окна... Всесильный Боже!-Что съ нимъ? Онъ млъеть, онъ дрожитъ По струнамъ лютии ударян, Предъ нимъ, озарена луной, Въ одеждъ черной власяной, Была монахиня младая. Она сидъла передъ нимъ, Объята жаромъ вдохновенья, Мила, какъ первый херувимъ, Какъ звъзды первыя творенья. Въ большихъ глазахъ ел порой Невнятно говоридо что-то Невыразимою тоской, Неизъяснимою заботой, Полузакрытыя уста Живые изливали звуки; Въ нихъ было все: моленья, муки, Слова надеждъ, слова разлуки, И дътскихъ мыслей простота. И грудь высоко воздымалась, И обнаженная рука Бъльй, чъмъ утромъ облака, Къ струнамъ, какъ вътеръ, прикасалась. Клянусь святыней гробовой, Лучемъ заката и востока, Властитель Персін златой

Н и недевый царь земной Не целоваль такого ока! Гаремовь брызжущій фонтанъ Ня разу лъгнею порою Своей алмазною росою Не обмываль подобный станъ Ни разу гордый сынъ порока Не оскверняль руки такой—Клянусь святыей гробовой, Лучемъ заката и востока!

Лухъ отверженія и зла-Стояль недвижимъ у порога: Не смъль онъ приподнять чела, Страшаси въ ней увидъть Бога! Увы, въ душћ его была јавно забытая тревога! Онъ искущать хотъль-не могь-Не находиль въ себъ искусства; Забыть? забеенья не даль Богь; Любить? - не доставало чувства. И указиться онъ спъщиль Оть этой кельи, гдв впервые Нарушилъ клятвы роковыя, Земной святынь уступиль. Но прелесть звуковъ и видънья Остались на душт его. И въ памяти сего мгновенья Ужъ не изгладить ничего.

Скажу ль?.. Сначала думаль онъ, Хогъль во что бы то ни стало Исторгнуть изъ груди, какъ жало, Мгновенный свътлый этотъ сонъ И, побъдивъ свое презрънье, Онъ замѣшался межъ людей, Чтобъ вдомъ нагубныхъ ръчей Убить въ нихъ въру въ Провиденье; Но до него, какъ и при немъ, Ужъ въры не было ни въ комъ, И ноловъ скуки неповятной Овъ скоро кинуль міръ развратный И на хребеть пустывныхъ горъ Переселился съ этихъ поръ. Тамъ надъ жемчужнымъ водонадомъ Себъ нещеру отыскалъ, Въ природу вникъ глубокимъ взглядомъ, Душою жизнь ея обнялъ. Какъ часто на вершинъ льдистой, Одинъ межъ небомъ и землей, Какъ царь съ развѣнчанной главой, Подъ кровомъ радуги огнистой Сидълъ онъ-мрачный и нъмой. И бълогривыя метели, Какъ львы, у ногъ его ревъли. Какъ часто, подымал прахъ Въ борьбъ съ шинучимъ ураганомъ, Одътый молньей и туманомъ, Онъ дико мчался въ облакахъ, Чтобы въ толий стихій мятежной Сердечный ропоть заглушить,

Спастись отъ думы неизбъжной И незабвенное забыть. Но ужъ не то его тревожить, Что прежде: тоть жельзный сонъ Прошель... Любить онъ можеть, можеть! и въ самомъ дъль любить онъ. И хочеть въ путь опять пускаться, Чтобъ съ милой дъвой повидаться, Чтобъ разъ ей въ очи поглядъть И невозвратно улегъть.

Востока исное свътило На небѣ юное взошло, И моря синсе стекло Лучами утро озарило. Воть милый берегь! воть она, Обътованная земля! . Вотъ испещренная цвѣтами Густой лимонной рощи сънь, Вотъ предъ святыми воротами Часовия... Южный теплый день Пграетъ аркими лучами По бълымъ башнямъ и стънамъ Безмолвно-мраморный илиты, Оть станъ ведущія во храмъ. Плющемъ душистымъ перевиты, Вокругь него ряды крестовъ-Намые сторожа гробовъ, Какъ стадо летомъ предъ грозой, Пестръя, жмутся межъ собой...

Стращась надеждамъ волю дать, Къ знакомой кельъ онъ подходить, Кругомъ нея задумчивъ бродить— Жива ль она? одна ль? какъ знать! Къ дверямъ прильнулъ онъ жадныхъ ухомъ—

Ни струнъ, ни пъсенъ не саыхать! Невольно онъ смутился духомъ; Невольно, какъ въ пещеру змъй, Закралось въ увъ его сомнънье, И въщій лучь грядущихъ дней Сверкнуль въ его поображеньъ То быль лишь мигь, -- не сграпный мигы Смиривъ напрасное волненье, Онъ въ келью свътлую проникъ.. Взошелъ, взглянулъ... Ужасный крикъ, Какъ бури свисть порой ночною, Раздался въ воздухѣ пустомъ, И прость адекою волною, Какъ лава, разлилась по немъ. Простите, краткін надежды Любви, блаженства и добра,-Открыль дремавнія онь вѣжды, И то сказать-давно пора!

Посланникъ рад ангелъ нѣжный, Въ одеждѣ дымной, бълосивжной, Стоялъ съ блистающимъ челомъ Передъ монахиней прекрасной И отъ врага, съ улыбкой ясной, Пріосѣнялъ ее крестомъ. Они счастливы, святы оба!.

Довольно—ненависть и злоба Взыграли демонской душой. Онъ вышелъ твердою стопой Онъ вышелъ—сколько чувствъ различныхъ, Съ давнишнихъ лётъ ему привычныхъ, Въ душт тъснятся! Сколько думъ Мъняетъ недовольный умъ! Красавицъ погибнуть надо— Ее не пощадитъ онъ вновь. Погибнетъ! прежния любовъ Не будетъ для нея оградой!...

Свершилось! онъ опять таковъ, Какимъ явился межъ рабовъ Великому Царю вселенной Въ часы той битвы незабвенной. Гив на преступное чело Проклятье въчное легло. Онъ ждетъ, у стънъ святыхъ блуждая, Когда останется одна Его монахина младая, Когда нескромная луна Взойдеть, пустыню озаряя. Онъ ожидаеть часъ глухой, Текущій подъ ночною мглой, Часъ тайныхъ встръчь и наслажденій И незамътныхъ преступленій. Онъ въ ней прокрадется туда, Подъ сънь обители уснувшей, И тамъ погубить навсегда Предметь любви своей минувшей... Лампада въ кельъ чуть горить. Лукавый съ дъвою сидить. И чудный страхъ ее объемлеть; Она, какъ смерть блёднёя, внемлеть! RHHXAHOM.

Забыть волненіе страстей Я поклялась давно, ты знаешь! Къ чему жъ теперь меня смущаешь Любовью странною своей? О кто ты? рѣчь твоя опасна! Чего ты хочешь?

незнакоменть.
Ты прекрасна! — монахиня.

Кто ты?-

незнакомець. Я демонъ!—не страшись:

Святыни здёшней не нарушу; И о спасеньи не молись,—
Не искушать пришель л душу. Къ твоимъ ногамъ, томясь въ любви, Несу покорныя моленья, Земныя первыя мученья И слезы первыя моя. Не отгоняй меня укоромъ, Не выжимай изъ груди стонъ: Несправедливымъ приговоромъ Я на изгнанье осужденъ. Не зная радости минутной, Живу надъ моремъ и межъ горъ,

Какъ перелетный метеоръ,
Какъ степи вътеръ безпрівтный,
И слишкомъ гордъ я, чтобъ просить
У Бога вашего прощенья.
Я полюбилъ мои мученья
И не могу ихъ разлюбить.
Но ты, ты можешь оживить
Своей любовью непритворной
Мою томительную лънь
И жизни скучной и позорной
Непролетающую тънь!—

монахиня. Къ чему мий знать твои печаля? Зачёмъ ты жалуешься мий?— Ты виновать...

> незнакомець. Противъ тебя ли? монахиня.

Насъ могутъ слышать!. незнакоменъ.

Мы одии.

А Богъ?

незнакомець. На насъ не кинеть взгляда!

Онъ занять небомъ, не землей.

монахиня.

А наказанье, муки ада? незнакомець.

Такъ что жъ? ты будень тамъ со мной! Мы станемъ жить люба, страдая, II адъ намъ будеть стоить paal Оставь сомнънія свои; И что такое жизнь святая Передъ минутою любей? Моя безпечная подруга, Ты будешь раздълять со мной Въка безсмертнаго досуга И власть надъ бъдною землей, Гдъ носить все печать презрънья, Гдъ межъ людей съ давининихъ лътъ Ни настоящаго мученыя, Ни счастья безъ обмана изгъ-Благословинь ты нашу долю, Не будень на нее ронгать, И не захочень грусть и волю За рабство тихое отдать монахиня.

Оставь меня, о духь лукавый!
Оставь... не върю и врагу!
Творецъ!.. увы, и не могу
Молиться... тайною отравой
Мой умъ слабъющій объять...
Послушай, ты меня погубинь;
Твои слова огонь и ядъ...
Скажи, зачъмъ меня ты любинь?

Зачёмъ, красавица?— увы, Не знаю! Половъ жизни новой, Съ своей преступной головы

Я гордо сналь вънець терновый, Я все былое бросиль въ прахъ; Мой рай, мой адъ въ твонхъ очахъ! Я произяль прошлую безпечность; Съ тобою розно-міръ и вѣчность Пустыя, звучныя слова, Прекрасный храмъ безъ божества Люблю тебя не здашней страстью, Какъ полюбить не можешь ты,-Всемъ упоеньемъ, всею властью Безсмертной мысли и мечты; Люблю блаженствомъ и страданьемъ, Надеждою, воспоминаньемъ, Есей росконью души моей... О не страшись, по пожалья!-Толпу духовъ монхъ служебныхъ Я привелу къ твоимъ стопамъ, Прислужницъ чудныхъ и волшебныхъ Тебъ, красавица, и дамъ; И для тебя съ звъзды восточной Синму вънецъ и золотой, Возьму съ цвътовъ росы полночной, Его усынлю той восой; Лучемъ румянаго заката Твой станъ, какъ лентой, обовью И яркій перстень изъ агата Надвну на руку твою; Всечасно дивною игрою Твой слухъ дельять буду я, Чертоги свътлые построю Изъ бирюзы и янтара... Я опущусь на дно морское, Я полечу за облака. Я дамъ тебъ все, все земное-Люби меня!...

И онъ слегка Прижален страстными устами Къ ен пылающимъ устамъ; Тоской, угрозами, слезами Онт. отвъчаль ея мольбамъ; Она противиться не смѣла. Слабъла, тапла, горъла Оть неизвастного огня, Какъ бълый воскъ отъ взоровъ дич. Въ то время сторожъ полуночный Одинъ вокругъ станы кругой. Когда удариль часъ урочный, Бродиль съ чугунною доской. Но возла кельи давы юной Онъ шагъ свой мърный укратиль, И руку надъ доской чугунной, Смутясь душой, остановиль. И сквозь окрестное молчанье, Ему казалось, слышаль онъ Двухъ усть согласное лобзанье, Невиятный крикъ и слабый стоиъ... И нечестивое сомивные Провралось въ душу старика-«То не отшельницы моленье!» Подумалъ онъ; н до замка

Уже коснулся.: тахо снова!
Ни словъ, ни шуму не слыхать...
Канонъ угодника святого
Спѣтить онь въ страхѣ прочитать;
Крестить дрожащими перстами
Мечтой ваволнованную грудь
И молча, скорыми шагами,
Свой прежній продолжаеть путь.
За чась до солнечнаго вехоля

Еще высокій берегь спаль, Варугъ зашумъла непогода И океанъ забушеваль; И вывств съ бурей и громами. Какъ умирающаго стонъ, Раздался глухо надъ волнами Зловжийй колокола звоиъ. Не для молитвы призывали Святыхъ монахинь въ тихій храмъ. Не двумъ счастливымъ женихамъ Свъчи поожащій пылали:--Въ срединъ церкви гробъ стояль, Посками черными обитый. И въ томъ гробу мертвецъ лежалъ, Холоднымъ саваномъ обвитый. Зачъмъ не слышенъ гласъ родныхъ И не видать во храмъ ихъ? И вто мертвенъ? Едва примътный Остатовъ прежней врасоты Являють бледныя черты; Уста закрытыя безмолены, И въ сердцъ нылкой страсти идъ Сін глаза не поселять.-Хотя еще весьма нелавно Владали пылкою душой, Неизъяснимой, своеправной, Въ борьбъ безумной и неравной, Незнавшей власти надъ собой.-И въть тебя, младая дъва!.. Какъ знакъ потопленныхъ полей, Добыча ревности и гићва. Ты вдругь увяла въ певть дней. Напрасно будеть солице юга Играть привътно надъ тобой, Напрасно будуть дождь и выюга Ревать напъ плитой гробовой; Лобзанье юноши живое Твои уста не разоминеть!... Земля взяла свое земное-Она назадъ не отдаетъ!

Съ тъхъ поръ промчанось много лът; Пустъла древняя обитель, И времи, въчный разрушитель, Смывало постепенно слъдъ Высокихъ стънъ. И храмъ священный, Добыча бури и дождей, Сталъ молчаливъ, какъ мавзолей, Умершихъ памятникъ издменный. Изъ двери въ дверь во мглъ почей Блуждаетъ вътръ освобожденный,



Демонъ. ... Въ отдаленъв всавдъ за звукомъ умеръ звукъ... Она, вскочивъ, глядить вокругъ...



Денонъ. ...Залумчивъ у стъны пысокой онъ бродить.



Демонъ. ...И душу грашную оть міра онь несь пъ объятіяхъ своихъ.



Непация. Килаеть ему плащь и шампу.

Внутри на ликахъ расписныхъ и на окладахъ золотыхъ Большой паукъ, отшельникъ новый Клапетъ сттей своихъ основы Не разъ сбъжавъ со скалъ крутыхъ Сайчагъ иль серна, дочь своболы Пріють оть зимней непоголы Искала въ кельъ-и порой Забытой утвари паденье Среди развалины глухой Ихъ приводило въ изумленье Но въ наше время ничему Нельзя нарушить тишину: Что можеть падать - то упало. Что мреть-то умерло давно. Что живо-то безсмертно стало, И время вживъ удержало Восноминание одно.

И море илится и злится, И сильно плещеть, и шумить, Когда волнами устремится Обнять береговой гранять; Овъ вдался въ море: одиновій Надъ нимъ чернъетъ крестъ высокій. Всегда скалой отражена. Помуыта изной бълосиъжной, Тъснится у волны волна, И слышенъ ропотънхъ матежный; И удалиются толной, Другимъ предоставляя бой.

Надъ тъмъ престомъ, надъ той скалою, Однажды, утренней порою,

Съ глубокой пумою стоялъ Дитя эдема, ангель мирный, И слезы молча утиралъ Своей одеждою санфирной. И кудри мягкія, какъ денъ. Съ главы вънчанной упавали. Н врылья легкій, вакъ совъ За бъльми плечьми сіяли.-И быль небесный своль нать нимъ. Украшенъ разугой певтистой. И волны съ пъною сребоистой Къ скаламъ тъснились въювымъ. Все было тихо Взоръ унылый На небо потняль ангель милый И съ непонятною тоской За вушу гръшваны младой Твориу молился онъ, и, минлось-Пополя вичеть съ нимъ модилась...

Тогна нать синей глубиной Пухъ отверженья и порока Еезь при маная съ быстрогой Новорожденного потока. Страцаній мрачная семья Въ чертахъ недвижимыхъ таплась; По следу прылъ его ташилась Багровой молнім струн. Когда жъ онъ предъ собой увидъль Все, что любиль и ненавидъль, То шумно мимо промедьквуль И, взоръ произительный кидая, Посла потераннаго рая Улыбкой горькой упрекнулъ.

# ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ. 1829.

# Цыгане.

(OHEPA).

ADDOTRIE L. HEARING L.

(Театръ представляетъ прівтное мѣстоположеніе, Цыгане сидять въ шатрихъ; иные ходять и, собравшись въ грунин, поютъ).

цыганская пъсвя.

Цыганъ (поеть): Мы живемъ среди полей И лъсовъ дремучихъ, Мы счастливье царей

И вельможъ могучихъ. Гей пыгане! гей цыганки!.. (и проч.) Цыганна (поъ «Московскаго Въствика» пъсню) 1). (Плятуть и поють)... (Все умол-

Старый цыганъ (предъ очагонъ): Что за

 Ифеня не выписана. Слѣдующіе пропуски век ва самой рукописи. (Прамкч. иза изд. Бисков.).

жизнь: одному да одному! Земфира ушла гулять въ пустычномъ поль; она привыкла бродить по дальнимъ лісамъ и таборамъ. Но воть ужъ и ноть — в все ел нътъ. вотъ и луна спускается въ небосклону. Какъ прекрасно... (Смотрить на мъсять и водходя въ очагу). Мой ужинъ скоро простынеть-а дочь не приходила; видно, придется одному провесть ночь... Но вогь она!

# явление и

(Земфира и за нею юноша).

Стагинъ: Гдв ты была такъ долго, дочь мол? Я думаль, что и ты меня покинешь, какъ сдълала коварная мать тноя... Земфира: Прости, отецъ мой! но, видишь ты,

Веду я гостя: за курганомъ Его въ пустывъ я нашла И въ таборъ на ночь зазвала: ОНЪ ХОЧЕТЬ ОБІТЬ, КАКЪ МЫ, ЦЫГЗНОМЪ Его преследуеть заковъ: По и сму подругой буду.

Его зовуть Алеко; онъ Готовъ идти за мною всюду Старинъ: Я радъ; останься до утва Подъ съвью нашего шатра. Или пробудь у насъ и доль, Какъ ты захочень...

### 1830.

# Испанцы.

трагедія въ пяти дъйствіяхъ.

### посвящение.

Не отвергай мой слабый даръ, Хоть здъсь и выразилъ небрежно Души непобъдимой жаръ-И дикой страсти пыль мятежный. Ифтъ! не для свъта и писаль-Онъ чуждъ восторгамъ вдохновенья; Наты! не ему я объщалъ Свои любимыя творенья. Я знаю: все равно ему, Душа ль исполненной нечали Или веселому уму Живыя струны отвъчали. Но ты меня понять могла; Страдальца ты не осмъяла, Ты съ безпокойнаго чела Морщины раннія сгоняла: Такъ надъ гробницею стоитъ Береза юная, склоняя

### ДЪЙСТВУЮЩІЯ ЛИНА:

Съ участьемъ вътки на гранитъ,

Когда реветь гроза ночная!

Донъ-Алварецъ. Дворянинъ испанскій. Эмилія. Дочь его. Донна-Марія. Мачеха ея. Фернандо. Молодой испанецъ, воспитанный Алвареномъ. Патеръ Соррини. Италіанецъ ісаунть, служащій при пиквизиціи Доминиканецъ. Пріятель Соррини. Монсей. Еврей. Нозми. Дочь его Сара, Старая сврейка. Испанцы — бродяги, подкупленные Сорриніемъ. Жиды и жидовки. Служители инквизиціи.

Слуги Алвареца, слуги Сорринія, народъ гробовшики.

- (Действіе провех дить въ Кастиліи).

ARRICTBIE HEPBOE

#### CHEHA I.

Комната у Алвареца, столъ, портреты в стънахъ и зеркало на стънъ. Донна-Мария сидить на креслахъ; Эмилія стонть и иребираетъ четки.

Донна-Марія: Да, съ этихъ поръ тебь а зъ-

Съ Фериандо говорить. Во-первыхъ онъ Неблагородный, Отгого мой мужъ Тебъ съ нимъ не позволитъ съединеться Супружествомъ; и я въ томъ настою! Эмилія: Пов'єрьте, благородство не въ бу-А въ сердиъ Гмагахъ

Донна-Марія: Такъ, ужъ върно отъ него Ты этого наслушалась-прекрасно!.. Эмилія: Не мудрено, что мнѣ Фернандо много Прекрасныхъ чувствъ номогъ узнать. Когда Еще я забавлялась куплой, онъ, Безв'ястный спрота, быль взять монив от-

И съ этихъ поръ и подъ одной съ нимъ пров-Жила, какъ съ братомъ-и, бывало, | лен Бдвоемъ гуляли мы въ горахъ Кастилскихы Сна быль подпора и вожатый мак; И не было на тъхъ вершинахъ розы, Которой для меня не могъ бы онъ достать. (Донна-Марія въ разселяньи вакъ бы поправлять что набудь въ своемъ одъявьи в не слушаеть). Однажды мы до ночи заходилисы: Душистый вътерокъ свъжье становился, И мъсяцъ по небу катился. Предъ нами быстрый быль потокъ. Фернавдо, Чтобъ перенесть, взяль на руки менд. Мы перешли, но и все оставалась Въ его объятьяхъ. Вдругъ, я помню, Онъ страннымъ голосомъ спросилъ меня: «Эмилія меня не любить?» — Н'ять, люблю: Сказала я, и ужъ съ того мгновеньи Люблю его изживи всего на свыты Донна-Марія: Воть это именно меня и застав-Тебъ совътовать не говорить съ нимъ: Гляеть Тебь и замьнию мать, могуII инт дано отъ Алвареца право-Смотръть какъ можно строго за тобою, И ты женой Фернандо быть не мысли. зипа я А можеть быть гаданья ваши ложны. доина-Марія: Поварь, тебя я не глупае,

153

что ужъ за третьимъ мужемъ: опытность Разсудовъ замъняеть; знаю, какъ Несчастливы супружества, когда Мужъ и жена не равны состояньемъ. Зиилія: Пеужели умершіе мужья [къ объдиъ! Разсудку придають? Донна-Марія (будто ве слыхавъ): Звонять Эмилія: Звонять! (въ сторону) а онъ еще все не приходить.

Донна-Марія: Взяла ли ты молитьенную RHHMRY?

Эмилія: Ахъ, позабыла! (береть со столя) 0, какъ долго долго!...

(Фернандо входить Донна-Марія не видить его в выхолегь въ дверь. Эмилія взъ-поль маптильи, егізуя за мачехой, ронаеть записку. Фернандо, патыный всебых за вер. подниветь)

Фернандо (открываеть):

«il знаю, что батюшка слышаль объ нашей любви и о твоемъ памъреніи жениться на инь. Онъ тебъ върно станетъ говорить объ этомъ. Ради Бога, не горячись съ нимъ; пначе вы викогда не будемъ счастливы».

Ты вного требуени, Эмилія! (колчаніе) Вто бъ могъ подумать, что такой глупецъ, Такой безчувственный... чудва природа .. А это милое небесное созданье-Эмиліп!. втогь, итть! она не дочь его. Мит скажуть благодарность! благодарность!... За что?-За то ль, что каждый день Я чувствовать быль должень, что рождень Я въ назкомъ состояные, что обязанъ Всьиъ, всьмъ тому, кого душою выше; За то ли, что ломоть вседневный хлтба, веня питавшій, должень быль упрекомь Кольнуть мое встревоженное сердце?.. За это благодарность отъ меня? О лучше бы оть голоду погибнуть, Чамъ выносить такія укоризны!... II какъ онъ могь узнать мон желанья! стран-По что нибудь-а даже для нея Мальйшей не стерилю опять обиды! полно! Любовь возьметь свое... но не теперь... (Алварецъ входить тихими шагами и седитов въ вресла).

Фернандо: Какой же гордый видь, какъ будто въ немъ

Соединилися всъ души предковъ! (Обращаясь въ портретамъ). 0 вы, вы образы людей, великвуъ

Своею мудростью и силой, Скажите мнъ, ужель гніющія Намыхъ гробовъ безчувственныя жертвы

Отнимуть у меня мою Эмилью?... Смічнно!-я не могу себь представать, Чтобъ мертвые имъли предражсудия!... Алварецъ: Фернандо, до меня походятъ

Что ищешь ты войти въ мое семейство!.. Безуменъ ты!-клянусь святою певой!-II мысль одна, мой милый, быть мив эл-Должна казаться смертною обидой. (темъ, Фернандо: Желательно, чтобы мол обиза Могла бы заплатить за ваши... Алварецъ. Мон обиды!.. слушай же, глу

Что я скажу тебъ, да со вниманьемъ Фернандо (пасмашавао): Какъ счастанвъ тогь, кто можеть, оказавъ

Лобро одинъ разъ въ жизни человъку, Бранить его глупцомъ сто разъ-и паждый

Алварець: Узнать ты должень наконень, Кто ты... Лосель содержаль я Теби почти совскив какъ бы родного; По съ этихъ поръ перемънилесь все. Я повторю тебь, какъ ты пональ сюда: Съ слугой однажды шель и изъ Бургоса (Гогда еще я только-что женился); Ужъ емерклось и сырой тупанъ поврылъ Кериппвы горъ. Пду черезъ владовице, Среди котораго стояла перковь-Забитан, съ худыми окнами; Мы саминить дътскій плачь-и на прыль-

Паходимъ бъднаго ребенка-то быль ты; Я взиль теби, принесъ домой — в восниталь. (Насмешинко):

Но для чего тебя тамъ положили, И кто родители твои-Богъ знаеть! А я такъ не хочу н знать; да, да! Фернандо (поражений, про себя): Такъ, такъ совскиъ, совскиъ вабытый сирота!... Въ великомъ Божьемъ мірт ни одной Ты не найдены души себа родной!.. Питался и не материнской грудью II не спаль на ен кольняхъ. Чуждый го-Училь мени родному языку И пъль надъ колыбелію моей. (Молчана). (Ходить взадь и впередь, потомъ овять приходить въ спокойное положение).

Алварецъ: О чемъ печаленъ? точно вогъ

Возможно ли тебъ теперь жениться На дочери моей? Что послъ сважуть Другіе благородные испанцы?.1. Фернандо: Поговорить-и вамодчать. Алварецъ: Не замолчатъ, неслыхано у

Чтобы на улицѣ найденный человѣкъ Съ семействомъ очень древнимъ, благород-Могъ сблизиться, Фернандо: Свазать вамъ отчего?

Болгся эти люди, чтобъ тогда Ихъ разенство споръй не увидали... (Алварецъ подходить въ портретамь).

Алварець: Воть этоть, здёсь, мой первый предокъ, жилъ При Карав Первомъ, при дворъ, въ благоволеньн

У короля; второй при инквизиціи Священной быль не въ малыхъ людяхи; Вотъ туть написано, что сделаль онъ: Три тысячи невфриыхъ сжегь и триста Въ различныхъ наказаніяхъ замучилъ. Фернандо (насившино): О, этогь быль безъ снору мужъ святой;

Конечно онъ уже причисленъ въ лику Святителей великихъ?

Алварацъ (равнодушно): Пътъ еще!... Вотъ третій здѣсь, въ военномъ одѣяньи, Съ перомъ на шляпѣ краснымъ, и съ усами: Вторымъ служилъ на флотъ онъ и уто-

[НУЛЪ Въ сраженъи противъ англичанъ проклятыхъ.

Еще жъ пягнадцать прадъдовъ монхъ ты (Дай Богъ, чтобъ и меня сюда вписали

И родъ нашъ до трубы последней продол-

И ты-ты захотъль вступить въчисло ихъ? Гдь, гдъ твои родители, бродящіе По свъту негодан - подаме... или... Несчастные любовники, или каків Вибудь еще похуже... дерзкій! что ты ска-Кезда пергаменты свои покажещь [жещь? И явишь все: тогда я замолчу. Фернандо: О, если бъ только я хотълъ

молчать Заставить васъ (Грогая швагу), то безъ Я бъ это могъ. пергаментовъ

Алварецъ: Ужъ слинкомъ ты за-

оылся. Бродяга! покажи жъ сейчасъ, какъ ты Меня молчать заставинь; а не то Велю тебя прибить, и это върно, Какъ то, что папа есть апостоловъ памъст-Какъ ты меня молчать заставинь? [никъ! Бъднига, плутъ, найденышъ!. Ты не пом-Что я, испанскій дворянинь, могу Гнишь, Тебя суду предать за эту Обиду. (Гоппувъ) Видишь ты передъ собою Изображение отцовъ монхъ? Вто жъ твой отецъ?.. Вто мать твоя, Которая оставила мальчинку У ветхой церкви?.. Върно ужъ жидовка, А съ христіанкой быть сего не можеть. И такъ смирись, жидовское отродье, И вланяйся сейчасъ передо мной, Чтобъ и теби изъ жалости простилъ!... Фернандо (въ безполойствъ): Послушай,

Алваренъ! тенерь, тенерь и

Ничкиъ тебъ не долженъ?.. Алварець Ни благодарности, ни уваженыя Не требуй отъ меня. Кровь благорода, Текла понынт въ жилахъ этихъ (при

Воть эта шпага, если хочень знан, Она тебя молчать заставить.

Алварецъ: Вонъ! вонъ скорей изъ вы

Чтобъ никогда ни самъ, ни дочь мод Тебя близъ этихъ мъсть не увидали. Но если жъ ты замыслишь потихоных Видаться съ нею: то, клянусь Мадраток Клянусь портрегами отцовъ монхъ Заплатинь кровью мив.

Фернандо: Ты можень провы Испить до капли всю, по честь, во честь Отнять не въ силахъ, Алварецъ!..

Алварецъ: Вонъ! вонъ, глупецъ!. Когаза

Имъть не будень-къ моему оконку Не подходи, а то велю прогнать. (Въ сторону) Каковъ же негодяй Ферналь

Фернандо: О адъ и небо!.. ну, прощай!. В

Если а ръшусь на что-нибудь (Убытаеть въ бъщенствъ и сталкивается въ пряхь съ патеромъ Сорринівиъ, кот раго не вичаеть. Соррини на минуту поражень, но вынецъ сгибаеть санну и съ повлономъ входить Алварець идеть радостно іезу ту на встріту).

Алварецъ: А! добрый день отцу Соррины (онь его сначала въ безпокойстве не занетип). Какъ поживаете, святой служитель вожи!

Соррини (кланилсь съ притворствомъ, глаза в

Помилуйте, я лишь смиренный рабъ Его и вашъ слуга покоравйшій. Да что у вась за шумъ въ дому случнаем Какъ бъщеный тугь кто-то пробъщать, и даже мнв не поклонился.

Алварецъ: Да, и теперь лишь изъ дому про-Питомца своего; давно пора ужъ было. [гвал

Соррини: И я давно уже замътиль это, Но не хотъль лишь безполонть вась ... Повъса онъ больной и пылкій малый, Съ мечтательной и буйной головой. Такіе люди не служить родились, Но всыть другимъ приказывать. Не то, что мы, которые должны Склоняться ежедневно въ прахъ, Чтобъ чувствовать начтожество свое, Стараясь добрыми дълами Купить себь прощенье за гръхи. А что онъ сделаль, должно ли мий знат Быть можетъпротивъ церкви или короля, Такъ миъ не худо знать...

Алварецъ: Бъдияга этотъ ..

Соррини: Бъдняга? Алварецъ: Какъ же! и его нашелъ ребенкомъ, брошеннымъ на улицъ. соррини: Такимъ бы людямъ надобно про-Они наказаны ужъ Богомъ... щать: Алварецъ: Какъ прощать?

157

да я вамъ разскажу, что сдълаль онъ. Соррини (въ сторону): Какъ жалко, что его карманы пусты,

А то набилъ бы и свои потуже. [ходить. Такъ въ мірѣ все изъ рукъ въдругія пере-Аяварецъ (сь тапиственнымъ видомь): Когда онъ быль еще ребенкомъ, позволяль

Ему и съ дочерью моей играть; они играли да играли-и не думалъ, что выйдеть что нибудь изъ этого худое. Бывало спросишь:что вы дъти? Мы играемъ. — Во что?-Въ любовь-и нъжно цъловались, Какъ горлицы. Фернандо, ставъ постарше, Ужъ понялъ, что нейдетъ такъ вольно обращаться,

И началь думать, какъ бы продолжать Игру погда нибудь... Изъ словъ его я видъль Нерадко, что желаль бы онь жениться На дочери моей... Какъ я взоъсился, Вы можете понять, отецъ Соррини!... Съ тъхъ поръ и сталъ съ нимъ грубъ, суровъ, хоть противъ воли.

Какъ вы ни говорите-взяль его Еще ребенкомъ я подъ эту крышу; Онъ жиль со мною двадцать леть; Быль будто первенцемъ моимъ .. Недавно и вновь хотель съ нимъ показаться неж-

Какъ вдругъ узналъ я отъ жены моей, что хочеть у меня просить Фернандо Эмилію въ замужество... Ну жъ, меня Вы знаете: хоть съдъ-но какъ взоъщусь... ну!.. я и уговаривалъ его и представляль всв важныя причины; Онъ много мић грубилъ-и я рѣшился Прогнать его изъ дома наконецъ. И не увидить христіанская душа [ренъ!. Его ноги въдверахъ монхъ-въ томъ я увъ-Соррини: Хмъ-хмъ! что жъ ваша дочь?

. Алварецъ: Не знаю, у объдни Она теперь сидить съ моей женою, и върно молится о немъ. Да какъ вы Мальчишкъ этому дорогу уступили, Когда не ноклонился даже онъ! Какъ вы его не удержали тогчась, тобъ должнаго потребовать почтенья? Соррини: Слънымъ дорогу должно очищать. Алварецъ: Сланымъ? Да онъ глядыть вадь въ оба глаза.

Соррини (съ презрительной ульбкой): Конечно, вы не поняли меня: Попуда ни одной съдинки не видать на головъ, пока огнемъ живымъ

Какъ розами красуются ланиты. Пока глаза во лоу не потускивал, Пока трепещеть сердце отъ всего-Огъ радости, печали, ревности, любал, Надежды, счастья-и пока все это Не пронеслось-и навсегда, есть страсти, Ужасный; какъ тучею онв Взоръ человъка покрывають; ихъ гроза Свиръиствуетъ въ душъ несчастной и она-Достойна сожальнія безспорно. Такіе люди слены; вашъ Фернандо Изъ ихъ числа-такъ что жъ мик было Я должень быль дорогу уступить, [делать: Совствить не отъ того, чтобъ я боялен ... А.. безъ причинъ съ опасностію спорить Нейдеть ви званью моему, ни чину; Вы согласитесь (показывая на кресть): Этогь престъ смиренью учить

Меня. Тотъ, кто на немъ быль расцить, Моимъ примеромъ долженъ быть-н я. Какъ могъ, свою обязанность исполниль!... (Слуга Сорранія входить съ письмомь и отдаеть его своему госполину).

Слуга: Отець Соррини! воть письмо оть бъдной;

Лишь только вы ушли, она явилась въ домъ Соррини: Да оть кого письмо, какая край-

ность?

Слуга: Отъ бедной женщины, которую прогнали Намедии вы...

Соррини (прераваеть его). II нынче приходить вельлъ...

Слуга: О господинъ мой, какъ она жалка; Я, слыша ръчь ел. расплакался; Шесть, семь ребять въ лохмотьяхъ, Лежащихъ на соломъ безъ пусочка хльба Насущнаго. Какъ я вообразилъ ихъ крикъ: "Мать! дай намъ хльба, хльба... мать! дай Признаться, сердце сжалось у меня. [хлъба!.. Соррини: Молчи, молчи — не то и и заплачу!... О Боже мой, пошли благостовенье На бъдную, забытую селью, Услыши недостойнаго молитву. (Слуга громко): Дай пять серебряных монеть дай оть меня. Слуга смотрить на него. Соррини подходить и говорить тихо).

Ступай, дай ей одну! Слуга: Да смальтеса!..

Соррини (толвувъ, громко): Какъ? Много?... Добра не дълземъ мы никогда довольно...

( 'дуга въ смущенін уходить). Алварецъ: Я удивляюсь ванъ, святой отецъ. Соррини: Ахъ! замолчите-и молю васъ; слышать страшно ...

Я самый, самый бідный грішникъ. Алварецъ (гладить въ овно): Вотъ и жена мол идеть изъ церкви,

А съ ней Эмилія съ своими четками, Соррини (от сторону): Идеть предестная!

Пусть бережется! если Заронить искру пламя въ эту грудь, Оледенъвшую отъ лътъ, то не легко Она избъгнеть рукъ монхъ; мнъ трудно Носить понынъ маску-но что жъ дълать? Того ужъ требуеть мой санъ. Xal xa! xa! xa!..

(Эмилія и Донна-Марія входять). Какъ счастливъ и, что вижу наконецъ Прелестную Марио-и тебя, Невинную Эмилію. О, Алварецъ! Не долженъ тотъ роптать на провидънье, Кто обладаеть этими рарами неба, Хотя бы крыни не было отъ солнца Ихъ защитить.

Алварецъ: Эмилія, поди сюда!.. Я объявиль отцу Сорринію, Что влюблена ты.

Эмилія (новрасивнь): Батюшка! Алварецъ: Молчи.

Отецъ святой тебя наставить хочеть Въ томъ, какъ вредна любовь, а ты-Ты слушай со вниманьемъ, чтобъ ни слова Не кинуль онъ на воздухъ: сердце Твое запутано; не знаешь ты, Чего ты хочень; онъ тебь отпрость Опасность страшную любви. Соррини: Да, если мнъ позволилъ вашъ роди-То ч готовъ неопытность ввести На лучшій путь: тамъ нать цватовъ, Тамъ тернія, но цель, къ которой мы Приходимъ, веселить насъ, а былое Печально или весело, смотря по тъмъ Мгновеніямъ, когда о немъ воспоминаешь, И такъ всего важнъй послъдствіе; Коль въ доброму концу дъянья наши, То способы всегда ужъ хороши, Какіе бъ ни были... Страшись Фернандо! Онъ льстить тебъ, обманеть или, Положимъ, на тебф онъ женится, Но это для того, чтобъ быть богаче.

Алварецъ: Да этого не будеть никогда; Скоръй всъ мертвые воскреснуть.

Соррини: Не говори этого-бывають Такіе случан. Но васъ, Эмилія, Прошу бояться пламенной любви. Быть можеть притворяется Фернандо? Послушайте, и разскажу вамъ случай, Которому свидътель быль въ Мадритъ, При инквизиціи святой. У дъвушки одной любовникъ былъ, Красивый, молодой и умный малый, И, такъ сказать, на все удалый. И онъ красавицу мою любилъ, И очень полго это продолжалось; Какъ наконецъ замътила она, Что, отъ неи безъ грусти удаляясь Подъ разными предлогами, не сталъ Онъ паходить веселья въ разговоръ нъж-Что къ ней онъ вовсе охладель, помъ, Что не дивился ужъ праст ся наряда,

И призывающаго взглада Онъ понимать ужъ не умблъ. Какъ женщинъ все это не замътить, Когда вся жизнь ел въ томъ только состоята? Воть ревность въ грудь ел какъ червь 21. И долго сердце горькое точила... [прадась Ну, просто, безъ обиняковъ скажу, Она любимца отравила, И онъ скончался въ двое сутокъ... Но такъ какъ бъдный сей испаненъ Служиль при инквизицін писцомь, То въ дъло всв вошли по праву мщенья. Преступницу наказывали долго, Имънье въ пользу церкви обративъ, И наконецъ замучили до смерти!... (Всв содрагаются).

Воть следствін любви!.. странінсь, Эмилія! на мичикъ сердце въ насъ походить: положи Ты на крутой горъ его тихонько, И онъ не тронется-но, разъ толкнувъ, За нимъ хоть бросишься, но не догониш-Не такъ ли говорю я?

Алварацъ: Точно такъ. Вы совершенно справедливо поступили Съ несчастною преступницей... Какъ? Отра-Служителя священной инквизиція? [вять Она мученье смерти заслужила.

Соррини: Ивть, и совствъ не говорю сего (Кидая взоръ на Эмалів).

Я слишкомъ жалостливъ... насильно Меня заставили бумагу подписать; Всв члены у меня, хладъя, трепетали, И осуждаль мой умъ, что пальцы написа-Но такова судьба судей земныхъ!.. | л. Вев люди мы, и ослепленье страсти, Безумное волнение души, должны мы Прощать, когда мы излечить не въ силахъ Донна-Марія: Ахъ! я и прежде такъ сулил Алварецъ: И въ самомъ дълъ правда это. Соррини (радостно въ сторону): Они мена об-

Эмилія. Позволь тебл спросить мив, би-Къ чему все это илонится?

Алварецъ: Къ тому, Что не должна ты плакать и крушиться Обътомъ, что болье Фернандо не увидишь-Онъ нагрубиль мнв нынче, и на въш Его изъ дому и прогналъ, Не смъй съ нимъ видъться тихонько; иначе, Страшися оскорбленнаго отца... Прощаю я твою любовь, какъ бы порокъ Въ которомъ ты неправилась. Надъюсь, Что это будеть такъ, по крайней мъръ. Соррини: Утышьтесь, нъжная Эмидія! Любовь пройдеть, самимъ вамъ будеть легае Эмилія (севозь слезы): Довольно и того, что сдълали.

Но для чего смъяться надо мной?.. (Плачет) (Эмилін уходить, запривъ глаза платкомъ. Воб в изумленін).

соррини: Какъ ръзко вы сказали, Алварецъ! Печаянный ударъ во следъ себе Ведеть раскаянье нерадко. даварець: 3! нужды нътъ, отець Соррини! Выдь надо было бы открыть; А чамъ скорай тамъ лучше... Соррини: Не всегда.

Вы знаете ли, женщина-цевтовъ, Который, если вы согнете вдругь,

изломится.

46)

Донна-Марія: Да не угодно ль вамъ Позавтравать, отепъ Соррини. Соррини. Благодарю, прекрасная Марія! Земная инща часто не должна Ласкать того, кто пищею духовной Владаетъ. До свиданья, донна! до свиданья И вы, почтенный другь мой Алварець! Желаю, чтобъ небесъ благословенье Сошло на домъ вашъ... и чтобъ ваша дочь... Утышилась спорый; а думаю, Она и не замедлить. Ха! ха! ха! прощайте! (Уходить, низко кланиясь).

Алварецъ: Когда еще намъ сдълать честь Вамъ въ голову, то, върьте мит. [придетъ Отврыты будугь ежедневно двери Мон для васъ.. какъ сердце... (кланяясь)

одолжите! (Сорриви, провожаемый до двери, уходить наконець).

Ну, слава Еогу!.. онъ такой смиренный, Что и не знаешь, что сказать ему. Боюсь такихъ вюдей, которые всегда На изыкъ своемъ имъють: да! и да! Хоть сердятся они-не знаешь извиниться, За тамъ что съ виду встмъ довольны. Но съ къмъ бранился я, съ тъмъ можно помириться! (Уходять).

СПЕНА П. Ночь. Театуъ являетъ садъ и балконъ съ аћвой стерены. На него выходить Эмилія. Балковъ соединенъ ступенями съ садомъ. Змилія садится. Місяць вадь деревьями. Эмилія: Есе тихо, только это сердце безпокойво; Неблагодарный! и его просила, Чтобы хоть для меня онъ удержался. Ужели для меня не могь онь?-воть муж-ЧИНЫ! Ужели митисе моего отца Ему дороже, чёмъ любовь моя? Теперь ужъ некому меня утъщить: (Мозчаніе). Ужъ эти мачехи! презлобныя творенья! И этогъ езунты-въдь надобно жъ Мих окруженной быть такимъ народомъ!... 0, если бъ могъ прекрасный мъслиъ озарить Хоти посліднее свиданье наше! Фернандо разлюбиль меня конечно, А то бы онъ пришелъ проститься; а прещаю Его горячность; но зачымъ нейдеть Онъ извиниться въ этомъ предо мною... Ему грозиль отець мой-это правда! Попробую сойти. (Сходить съ балкова).

Тамъ вто-то шевелится! Какъ бъется сердце!.. но чего бояться, Въдь я одна... а если вто-нибуль!... Кто тамъ?.. тънь шевелитея на земл! Ахъ, Боже мой!.. куда уйду...

(Слышень голось): Эмилия... Эмилія: Ахъ, ахъї святой Доминго, помоги! Злой духъ ко мић идетъ. (Въ страка не зваетъ

Фернандо (выходить въ черновъ плаща): ЭМЯ-

Мой голосъ страшенъ для тебя... ты непу-

Эмилія: НЕТъ ... нЕтъ ... ахъ, сидемъ, я дрожу ... Фернандо (береть ее за руку): Ты права! Но отчего и испугать теби такъ сильно? (Садатен на скамые).

Эмилія: Ну что жъ ты скажень?

Фернандо: Я пришель проститься... Проститься!.. въ первый разъ такое слово Іолжно меня печалить... Знаешь ли, И пумаю, что бызъ бы счастлявъй, Когда бы не съ къмъ было мев проститься... Ты будешь илакать-мить двойная мука... Эмилія: Самъ виновать; відь я тебя просила... Ты не хотыль. Кто жь виновать? Кто жъ

Фернандо: Пъть, я не могь, клянуся не-

Ты знала вравъ мой-для чего писала?\_ Но все ужъ кончилось... не укоряй меня... Не укории; признаться виноватымь Мить бъ было тажело-ты это зваешь... Что спылано-то спылано...

Эмилія: Гдв будешь

Ты жить теперь, Фернандо? Фернандо: Гдь? гдь жить?..

Ты инъ напомнила ужасное!.. Зачемъ такой вопросъ?.. Ты знала, Что не пытью и ни друга, ни родии, Ни мъста въ цъломъ королевствъ, гда бъ Я могь найти пріють. Йосабдвій нащій Имъеть то, чего и не имъю: Онъ равнодушно и спокойно просить хлаба. Вообрази: лишь ты одна на свъть Сказала мит "люблю"; тебъ одной Я повъриль всё мысли, всё желанья; Ты для меня: родня, друзья-ты все мяв. Гордися этимъ!.. такъ, Эмилія, Мы созданы Пебеснымъ другъ для друга; Ты все для сердца этого—и Богъ Не такъ жестокъ, чтобъ все отнять [регъ. У человъка! (молчаніе). Дай мит свой порз-Эмилія (она синмаєть съ шен и дветь): А л сама его хотъла дать тебъ,

За тъмъ и принесла сюда съ собою; Но знаешь, говорять, не должно Съ мужчиной дънушит сидъть въ полночь... Фернандо: Со мной сидъть не бойся ниногда. Эмилія (кидается сму па тер): О вплый!

какъ мнъ груство! будто Свиненъ въ груди на мъсто сердна... Какъ вспомню, что въ последній разъ тебя Завсь вижу-слезы остановятся, дыханье Ралаетъ... то боюсь, чтобъ не пришелъ отепъ То чтобы часъ прощавья не пришелъ... [мой, Ко мнъ ужасныя теснятся мысли: Вчерась я видъла во сиъ, что ты Меня хотель заръзать.

Фернандо (мрачно и бистро): Перестань. Взгляни на тихую луну! о, какъ прекрасна! И облачка вокругь нея! Лува, Луна: какъ много въ этомъ звукъ чувствъ-Что будеть, что теперь, и что прошло, все Соедивяется—и что прошло! [въ немъ И кто бъ подумать могъ, что та жъ луна, Которая была нъмой свидътель Минуты первой... у ручья... въ горахъ-ты Что та жъ луна свидътель будеть помнишь-Разлуки, нъжная Эмилія!... Взгляни опять: подобная Армидъ, Подъ дымкою сребристой мглы ночной Она идеть въ волшебный замокъ свой; Вокругъ ел и следомъ тучки Тъснятся, будто рыцари-вожди, Горящіе любовью, и когда Чело ихъ обращается къ прекрасной, Оно блестить; когда же отвернуть Къ соперникамъ, то ревность и досада Его нахмурять тотчась; посмотри, Какъ шлемы ихъ чернъются, какъ перья Колеблются на шлемахъ — помнишь, пом-Вътотъ вечеръ всегакъ было - кромъ[нишь-Судьбы Фернандо; небо и земля Все та же-только люди! Если бъ ты Не причислялась къ нимъ; то я бъ ихъ проклялъ.

Змилія: Да развъ ты не человъкъ же? Фернандо: О. я себя бы выдеть съ ними Эмилія: За что это? [прокляль!..

Фернандо: За то, что не могу Я видать хладнокровно, какъ они Стараются другь другу далать зло, Съ притеорной добротой, когда совсемъ Не просять ихъ; за то, что не могу Я видъть общаго стремленья къ ничему, Или для золота разбитыя сердца!.. За то ... Эмилія. О' я влодъй-Я могъ бы сдълать счастивой тебя, Стараться, чтобы ты меня забыла. Но какъ взгляну на будущность... на жизнь Безнытную, съ прошедшимъ ядовитымъ .. Погда... Эмилія... тогда я жертвовать Істовъ твоимъ блаженствомъ, чтобъ имъть Близъ этой груди существо такое, Котогое понять меня бъ могло. А елаю, чтобы вачно часъ такой Не приходилъ... Но... не люби меня, Ты вединь нравъ мой-позабудь меня... Забудень ли?

Эмилія: Что, если бъ я сказала «да»? Не говори въ другой разъ то, чего не мы-

Фернандо: Мой ангелъ, ангелъ... ты понять Любовь твоя меня терзаеть: Гне можешь, какъ

(Фернандо обнимаеть се и она сго). О, если счастье неба будеть Имъть такъ много горечи, какъ этотъ Единый попълуй, то я бы отвазался Укілим дах вонадоводом в что в Ступай ты лучше въ монастырь, Ступай въ обитель, скрой себя отъ свъта. Умри!.. Предвижу много страшнаго!.. О, если бъ никогда ее не зналъ я! (Звовъ) Полночь... прости!.. Но что за шорохъ? (Молчанье). Мы пропали! Я позабыль калитку затворить...

Бъги!.. Бъги!...

Эмилія: Спаси насъ, царь небесный! (Уходьть на балконъ и скрывается).

Фернандо (вынимаеть шпагу): Кто тамъ?.. За-За это любопытство мнъ (платишь дорого (Ударяеть по кусту. Вскрикнувъ, виподзасть жидь седой и бросается на колени).

Моисей: Помилуй... Яви, что жалость у испанца есть. Фернандо: Вздоръ, вздоръ... ты слышалъи умрешь.

Признайся, ты попославъ? (Шпагу подставзяеть вь горау).

Моисей (на кольняхт): Иъть. Ферландо: Ты лжешь!

Моисей: Страшись убигь напрасно старика! (Кидается въ поги, обигмаетъ воліни). Спаси меня... у насъ въдь Богъ одинъ... Меня пресладують... Быть можеть твой Отець въ живыхъ.. и самъ отецъ... о, для Спаси меня отъ инквизицін... Возьми имънья половину... но зачъмъ Ругаться попусту надъ съдинами... Тебъ заплатить Богь твой, у меня Есть дочь: что будеть съ нею, если ты Меня не пощадишь?.. Что будеть съ нею? О, сжалься, сжалься!

Фернандо: У тебя есть дочь ... А я хотълъ... о... нъть! довольно въ свътъ Сиротъ и безъ нея... Возьми. (Кидаеть ему не галая плащь и шляпу). Надіны... Иди за мной; ни слова... или смерть!... Ни слова-я хочу тебя спасти!...

Моисей: Бакъ!.. накъ!.. (Молчаніе. Жидъ въ наумленіи. Испанець съ презраньемъ глядить на него). Блянусь Ерусалимомъ,

Что онъ не христіанинъ... это върно. (Надъваетъ плащъ п шлапу).

Фернандо: Собака! что сказалъ ты... что сказалъ ты?..

Не смъй законъ мой поносить при мнъ...

Пойдемъ (Яваявугся гадали факсам и люди съ ADVIOR CTODORN). моисей (тихо про себя): Но если онъ меня (Бросаеть ставань на поль и обливаеть 2-го вс-По если онъ... предасть. фернандо (топпувъ): Ты видишь факелы! пойлемъ

### пъйствие второв. CHEHA I.

въ домъ Соррини; комната, гдъ онъ угошаеть бродигь, чтобы они ему служили. Нъсволько испанцевъ сидять за двумя столами, причать, смъются и шьють. Слуги разносять вина.

1-й испачецъ (бродяга): Да, если пиквизиція На тотъ конекъ учреждена была, [святая Голоднымъ на объдъ отдамъ! (Винимаетъ Чтобъ насъ кормить, то дай Богъ ей здоровья... Соррини впрочемъ очень добрый малый: Хотя ханжигь немного, но съ лътами, Вогда придеть пора разсудка, можно Надъяться на исправленье.

2-й испанецъ (пьеть): Ты конечно Слеть, и бълое за черное берешь, Какъ већ единые... Ха! ха! ха!.. ве такъ лв? 1-й испанець: Могу завърить васъ друзья мон. Что молодъ натеръ нашъ-не теломъ, такъ Какъ любить женщины его понывъ, [душой: И какъ онъ самъ ихъ любить, вопреки за-KOBY!

3-й испанецъ: Онъ женщинами столько же Глюбимъ, Какъ нами...

1-й кспачецъ: Развъ ты его не любишь? 3-й испанецъ: ну да! когда накоринтъ хорошо. Но, егдо, эта въжвая любовь Проходить съ голодомъ и жаждой... 4-й испанецъ: А я готовъ побиться объ за-

Что нашъ Соррини плутни затъваетъ Опять. Ужъ эти угощенья не къ добру. Такъ, поменны ли, ему хотълось, Чтобъ мы заръзали Лонъ-Педро II домъ его сожгли?. Ужъ то-то пиршество Овъ задалъ намъ... Или въ другой разъ, Предъ тъмъ, чтобъ намъ велъть нохитить для Прасавину бургосскую отъ тетки- [него Воть дьявольское было дъло:-positum: Теперь онъ тапже затываеть плутии... I-й испанець: Эхъ, что намъ въ томъ! въдь надо жъ ъсть и пить! притомъ же

Овъ нашъ заступникъ въ инквизиціи. 3-й испанецъ: Однако же не худо бы ему Своимъ гаремомъ подълиться съ нами, Не то всъ гурін завлнуть-или Имъ будеть слишкомъ тксно наконецъ. 5-й испанецъ (за другимъ столома): Енна! (Kpurura)

Слуга: Сейчасъ... въ минуту... 5-й испанецъ: Къ чорту-ждать! ввна! Будь проклать ты съ своимъ Сорриніемъ! Слуга (подветь стакавь): Воть вамъ вино.

Е-й гспанецъ: Прегадное, съ водой. Поди ты въ чорту съ нимъ, развліл ..

2-й испанецъ (горячо): Послушай - будь вне-За это быють у насъ. редъ псосторожный: 5-й испанецъ (вскочивъ): Чего ты

хочешь, ты? 2-й испанецъ: Я говорю, чтобъ ты внерелъ естерегалси...

Не то ... (схватываеть стуль) я стуломь разсчитаюсь...

5-й испанець: Клянуси честью, ты въ живыхъ не будешь!

Я вырву твой языкъ... и псамъ

Ужъ я тебя достану... (броспется на него). 3-й испанецъ: Погодите!

(Другіе удерживають ихт.). Оставь кинжаль, а ты свой стуль, и станьте Бакъ должно въ поединкъ-шпаги выньте; А сепундантовъ будеть ужъ довольно.

(Они вынамлять шнаги и становится). Воть такъ. Начните! (начинають) хладнокровеви только...

А ты ужъ слишномъ близко наступаець... Зачемъ такъ горичнився ты.

2-й испанецъ (переставъ): Я тронулъ.

5-й испанецъ: Пътъ...

1-й успанецъ: Скотрите, чтобъ при цервой 5-й испанецъ (пападаг): Гирови кончить. Онъ жизнью мив своей заплатить! 1-й кспакецъ (четвертому): Доть вабалмошный, за то и храбрый малый...

(2-й вспансиъ отступаеть, тоть на него наподаеть, и варугь ранень въ илечо; ихъ разнимають).

3-й испанецъ: Товарящи, довольно; помири-4-й испанецъ: Конечво, миръ за бранью

следуеть всегда. 5-й испанець: Пожалуй, я готовъ... Твоя побъда.

2-й испанецъ: И такъ мы вновь друзья 5-й испанецъ: По знаешь ля,

Когда бъ они меня не удержали, То я сдержаль оы объщаные-И вфрео от твой языкт собаки сътли! (Входить Соррина; ени всё пивео ему влапателя). Соррини: Какой я слышалъ шумъ? 5-й испанецъ: Да мы немпожко

Повздоризи, почтенный патеръ... но Все кончилося примиреньемъ. такъ ли! (Къ вругиять).

Соррини: А я пришелъ вамъ дать поенору-

Столь важнаго давно не неполняли вы... Вопросъ: вы знаете ли Алвареца? Всь: Знаемъ

Соррини: Есть у него жена...

Ect: Teny? Соррини: Нать, нать!.. не то!.. Я къ ней поддълаться хочу, чтобы она не помъщала вамъ пехитить дочку; Она на это върно согласится, Затамъ, что если дочери не будеть, То ей имънье все достанется По смерти мужа... а его кончины часъ Она приближить ужъ по-своему. Но дъло не о томъ теперь. У Алвареца есть премиленькая дочь. И и... но вы ужъ знаете-зачемъ Старинные уроки повторять? Она понравилася мнѣ ужасно... я горю Любовію къ ней... готовъ я всю казну Мою отдать вамъ... только бъ вы Эмилію мев привезли! Что только можно, Ядъ, страхъ, огонь, мольбу употребите, Убейте мачеху, служителей, отпа, Лишь мив испанку привезите... И все, все тайно доведите До этого счастливаго конца. Тогда, друзья мои... вы не видали Такого пиршества, какое будета. Но слушайте! и ввърилъ тайну вамъ-Страшитесь измѣнить!—0, если Хоть некра заговора выскочить... То всёхъ подъ инквизицію отдамъ. 3-й испанецъ: Я знаю Алвареца, дочь его И мачеху... но есть еще Фернанде, Который въ дом'в ихъ воспитанъ... Онъ молодецъ... я видълъ, какъ въ аренъ Предъ нимъ ужасный буйволь упадалъ.

4-й испанецъ: Конечно! Да онъ же и влюбленъ въ Эмилію... Соррини (вспоминая): Фернандо?-кто такое? да... Фернандо... Знакомо это имя что-то мнъ!... А!.. вотъ судьба!.. онъ выгнанъ изъ дому Два двя тому назадъ безмозглымъ Алваре-За вздоръ какой-то... нечего бояться! [цомъ Но... правда... можеть онъ узнать... предо-Ну, если эта буйная душа Гстеречь... Испортить дело все... веть!.. прежде Убейте мнъ его... найдите... справьтесь... Какъ вамъ тогда придеть на умъ... Потомъ Эмилію похитить можно... Клянусь... я выдумаль прекрасно .. [патеръ. Всь (кричать): Пожалуй!.. какъ ты хочешь, Соррини: Прощайте! я надъюся на вашу скромность. (Половена уходить). (Про себя). Когда ты хочешь непремънно,

Чтобъ что нибудь не сдълали, иль сдълали,

То говори, что ты увфренъ въ людяхъ:

И самолюбіе заставить ихъ

Исполнить трудное твое желанье.

Его ты не подкупишь... и не такъ-то

Легко съ нимъ справиться.

468 (Остальная половина ухолить. Соррини садител въ кресла). Что значить золото? Оно важийй людей. Черезъ него мы можемъ оправдать И обвинить; черезъ него мы можемъ Купивши индульгенцію, Граниять безъ всякихъ дальнихъ опасеній. и не смотря на то нопасть и въ рай-И воть последній годь мой ужь насталь Однако жъ не уйдеть Эмилія Изъ рукъ монхъ-л отомщу ей За смъхъ вчерашній — о, повърь мнь. Надменная красавина, ты будень Стоять передо мною на кольняхъ. И плакать, и молить... тогда меня узнаещь... Не засмъещься ты, когда скажу, Что и старикъ любить умъеть сильно: И въ томъ признаешься невольно ты... .Ітобить! -- смъшно, какъ это слово Употребляю и съ самимъ собою... Но я ей отомщу за гордый смъхъ; Хотя бъ она была моей послъдней жертвой — Последней?... Будто нату денега у меня. Чтобы купить еще на десять льть И больше отпущение граховъ? Робховъ! ха! ха! ха! — на что оно годитен Для тахъ, которые ему душой не върять? А я и безъ него умъю обойтиться. (Входять съ радостью толной испании и велуть пћица съ гитарой). Испанцы: Боть мы пъвца поймали на де-Не хочешь ли послушать, онъ споеть Про старину, про гордых в наших в пред-Не хочешь ли, почтенный патеръ? Соррини (потлядывая на птвпа): Благодарю и васъ, прузья мон. Нейнеть Мит быть свидателемъ мірскихъ веселін И юности пировъ гремящихъ. Съдинамъ этимъ преклоняться должно въ Передъ распятымъ, а не укращаться

Вънками радости: не пъть и должень, но Рыдать, моляел за гръхи свои И ваши — вбо стано съ настыремъ едино. (Ухедить нагнувансь). 5-й испанецъ (въ сторону): Что жъ! безъ тебя такъ намъ еще вольнъе 3-й испанецъ: Признаться, я не върю, чтобъ у насъ У каждаго один грахи съ нимъ были: Мы дълаемъ злодънства, чтобы жить. А онъ живеть- чтобы злодъйства дълать... Пъвецъ: Что жъ мнв вамъ спъть, ей-Богу я не знаю... 2-й испанецъ: Ну, полно, братъ, садись и вачинай вграть; А пъсни выльются невольно.

Люблю я пъсни, ет нихъ такъ живо Являются душѣ младенческіе дни: О прошломъ говорять красноръчиво И слезы на глаза влекуть они; Какъ будго въ нихъ мы можемъ слезы воз-Которыя должны мы были проглотить: Пусть слезы та въ груди окаменали.

но ихъ одинъ разводить звукъ. Напомнивъ дви, когда мы пъзи Безъ горькой памяти, безъ ожиданья мунъ. 3-й испанецъ: Ха! ха! ха! ха! разнъжился

Опять понесъ ты вздоръ давнишній; Опять воспоминанья, чорть бы съ ними... 5-й испанецъ: Баба!

4-й испанецъ (показываеть на півна): Тсъ,

1-й испанецъ: Онъ начинаетъ! Слушать!...

БАЛЛАДА.

Гвадьяна бъжить по цвътущимъ полямъ, Въ ней блещутъ вершины церквей; Но въ прежніе годы нев'єрные тамъ Купали своихъ лошадей. На томъ берегу, поклянусь, что не лгу, Хранимый рукой христіанъ, Съ чалмой и врестомъ надъ чугуннымъ Стоить превысокій кургавъ. СТОЛООМЪ Недалено отсюда обитель была-

Монахи веселой толпой, Когда наступила вечерняя мгла, За пиръ садились ночной. Воть чаши гремять... и поють, и кри-[чатъ... И дверь отворяется вдругъ: Взошелъ сарацинъ, безоруженъ, одинъ, И смутился пирующій кругъ. Невървый, склониясь челомъ, говорить: «Я лелаю проститься съ чалмой,

Крестите меня, какъ законъ вашъ велитъ. Клянуся восточной луной: Не ложь, не обманъ изъ далекихъ странъ Привели меня къ вашимъ стънамъ; Я узналъ вашъ законъ, мнъ понравился онъ:

Я жизнь свою Богу отдамъ». Но монахи его окружили толной, И въ сердце воизили пинжалъ, И съ золотомъ силли алмазъ дорогой, Который на шев сіяль.

И ругались надъ нимъ, со смъхомъ пус-Пока день не взошелъ молодой. [тымъ, И кровавый трупъ на прибрежный ус-Быль брошень злодыйской рукой. [тупъ

Не прошло трехъ ночей, какъ высокій кур-Воздвигся съ крестомъ и чалмой, И подъ нимъ тотъ пришленъ изъ восточ-Зарыть — но не силой земной. [ныхъ странъ И съ тъхъ поръ каждый годъ, только мъсяцъ взойдеть,

Въ обитель приходитъ мертвенъ;

II монахамъ кричить (такъ молва говорить), Чтобь престили его наковешь...

(Многіе хлопають въ задоши). 1-й кспанецъ: Прекрасно! очень хорошо: Всь испанцы: Благодаримъ. Не хочешь ли вина, искусный трубадуръ-(Ему подавть, и онь пьеть). Пъвецъ: За зправье папы... а потомъ за ваще! 3-й испанець: Товарищи, пойдемте, же те-Искать свою любезную добычу, Пойдемте, съ помощью святого Домяника. Намъ Богь простить... вёдь надо людимъ

(Уходить всё съ громини хохотомь).

CHEHA II.

Комната у жида. Богатые ковры вездь и сундуки. Туть стоить на столбикъ ламна горящая. Въ глубинъ сцены двъ жидовки нижугь жемчугь. Все богато. Нозми входить и садится у стола облокотившись, Нозми: Изтъ, не могу работой заниматься, Шитье въ глазахъ сливается, и пальцы Прожать, какъ будто бы иголка тяготигъ Молиться я хотела-тоже все! Начну лишь... а слова мъщаются; То холодъ пробъжить по твлу вдругь, То жаръ въ лицо ударится порой, и сердну такъ неловко, такъ неловко... И занимаеть все воображенье Препрасный образъ незнакомца, Который моего отца избавилъ Оть гибели вчера. Дай Богь ему все счастье, Отнятое у насъ несправедливо... Какъ будто бы еврен ужъ не люди! Нашъ родъ древнъй испанскаго-и ихъ Пророкъ рожденъ въ Ерусалимъ. Смъшно! они хотять, чтобъ мы Ихъ приняли законъ-но для чего? Чтобъ въ гибель повергать другь друга, Они такъ превозносять кротость, [какъ она? Любовь въ себъ подобнымъ, милость, II говорять, что вь этомъ ихъ законъ; Но этого пока мы не видали. (Молчавіе). Однако жт есть и между ними люди! Воть, напримъръ, вчерашній незнакоменъ... Кто бъ ожидаль? Какъ жалко, что его Я не увижу... но отепъ мой Его такъ живо описаль, такъ живо... Высокій станъ и благородный видь, ІІ кудри черные, какъ смоль, и быстрый ІІ голосъ... но зачемь о немь я мыслю?. [взоръ, Что пользы?.. Ахъ, какой же я ребенокъ!

Мнъ скучно — вся душа разстроена, И для меня суббота поневолъ Сегодия... Сердце быется, быется Какъ штичка, пойманная въ съткъ. Зачамъ нейдетъ отецъ мой? Онъ опять Злодалив въ руки попадется...

4. 472

473

Какъ скучно быть одной весь день; Все пъснь озна: назать и распускать свой Читать и перечитывать, одъться [жемчугь, Въ парчу и вновь раздъться, ъсть и пить, и спать... Однако жъ эту ночь Мой сонъ былъ занимателенъ и страшенъ! (Молчаніе).

471

Что пользы? (Кличеть) Няня! Сара, Сара! Поди ко мев! поди сюда! ну, что же?.. Сара (старуха, идеть): Что, милая Ноэми, что тебъ?

Иль жемчугь распустила?—Но ивль я Стара, мои глаза всю бойкость потерили; Тебв вредить неосторожность, А мнв такъ невозможность; такъ ли? Нозми: Нѣтъ, Сара, жемчугъ я оставила

Сэра: Что? аль не нравится? Вотъ я
Въ твои года не тъмъ была довольна;
А этой молодежи нынъшней
Все дурно!—что жъ меня звала ты?
Ноэми: Такъ!

Мит скучно .. я больна... Сара: Больна! ахъ, Боже мой! Такъ я пошлю скорве за врачемъ... Есть у меня знакомый, преискусный ... Ноэми: Не надо... Я не то чтобы больна-А такъ, не въ духъ... все нейдеть на ладъ. Что ви начну.. мнъ хочется того, чего Сама опредълить не въ силахъ н... Мит грустно... Разскажи мит сказку Про старину... садись и разекажи... Сара: Дай мив припомнить, милое дитя... Вотъ, видишь, память-то слаба! Я столько слышала, видала, испытала, Что изъ толпы моихъ воспомиваній Наврядъ одно вполнѣ перескажу. Ноэми: Я видъла сегодняшнюю ночь Ужасный сонъ! ужасный!.. растолкуй мнт: Мив снилось, что приходить человакъ, Обрызганный весь кровью, говоря, Что онъ мой братъ... но я не испугалась И стала омывать потоки крови И увидала рану противъ сердца Глубовую... и онъ свазалъ мнв: «Смотри: я братъ твой...» но, клянуся, Въ тотъ мигъ онъ былъ миъ больше брата: И я заплакала, и стала умолять Я Бога, чтобы жизнь его продлиль; Но этотъ человъкъ захохоталъ И вдругъ воскликнулъ: «перестань молиться! Я брать твой! нына братьевь ненавидять!... Оставь меня, прекрасная еврейка: Я христіанинъ-и не брать твой; Я надъ тобой хоталь лишь посмъяться». И онъ спѣшилъ уйти... и я схватила Его шировій плащъ... но что жъ? — въ рукахъ Остадся погребальный саванъ!.. я проснуНоэми: Но это вздоръ: я не имъла брата И никогда имъть не буду... Сара: О, Ноэми! Не говори... случиться это можеть. Нозми: Какъ можетъ? Какъ?.. Иътъ, это невозможно.

Сара: Послушай, у тебя быль брать.
Онь старше быль тебя... Судьбою чудной, Бъжа оть инквизицій, отець твой Съ покойной матерью его оставили На мѣстѣ томъ, гдѣ ночевали: Страхъ помѣшаль имъ вспомнить это... Выть можеть думали они, что я Его держала на рукахъ... Съ тѣхъ поръ Его мы почитали всѣ умершимъ П для того тебѣ объ немъ не говорили. А можетъ быть онъ живъ—какъ знать! Вѣдь Божья воля неисповѣдима. Ноэми: Ахъ, Сара, Сара! нѣтъ, онъ умеръ... Увялъ онъ, какъ трава пустыни, и какъ

Полей, засохнулъ .. Такъ, онъ былъ рожденъ для жизни,
Онъ былъ рожденъ, чтобъ быть миъ дру-

гомъ. О, Сара! если умерь онъ-какъ счастливъ, И какъ должна я плакать о себъ!... Гонимый встми, встми презираемъ. Нашъ родъ скитался по свъту; отчизна, Спокойствіе, жилище наше-все не наше! Но часъ придеть, когда и мы возстанемъ!.. Такъ говорить писание, такъ я върю. Зачемь и неть?-Что сделаль мой отець Симъ кровожаднымъ христіанамъ? Деньги Имъетъ онъ и дочь-вотъ все его богатство. И если бъ онъ увфренъ былъ найти Отчизну и спокойствіе, то вѣрно бъ Свои всё деньги отдалъ людямъ, Которые его повына пригасняли... Однако жъ и межъ нихъ есть добрые. Сара: Да, да, вотъ тотъ испанецъ молодой, Который спасъ намедии Монсея! Родитель твой хотъль вознаградить Его звенящимъ кошелькомъ, но онъ Его ногами истопталъ, сказавъ: «Собака, жизнь твол сего не стонть! Я не наемникъ твой!» Прости ему, Всевышній!

Я Бога, чтобы жизнь его продлиль;
Но этотъ человъкъ захохоталъ
Я братъ твой! нынъ братьевъ ненавидятъ!...
Оставь меня, прекрасная еврейка:
Я христіанинъ и не братъ твой;
Я вадъ тобой хотълъ лишь носмъяться».
И онъ спъшилъ уйти... и я схватила
Его шировій плащъ... но что жъ? — въ рукахъ Остадся погребальный саванъ!.. я проснулась...
Сара: Онъ братомъ называлъ себя твоимъ?

Сара: Онъ братомъ называлъ себя твоимъ?

что этогь лобь морщины исчертять, что эти косы посытьють.. То-то время!.. ноэми: что мой отець нейдеть? Сара: чу, воть сова кричить... ужасный крикы!

Я не люблю его... во мит вет жилы провы оставляеть при подобномъ крикъ... (Стучать въ дверь).

Ахъ, върно твой отецъ пришель!.. ну жъ

поздно!...
Голосъ: Скорће отоприте! отоприте!
(Служанан, сидъвния за шигьемъ, бросчотся и отвирънти; вкодитъ Моизей, ведель Фарнандо съ

перевязьной рукой; сей едва идель).

Можсей: Иоами! Сара! пемогите! помбите!...

Намучень и усталоли об проклатье

Зледвами!... Дайте кресло и подушки...

Онь истекаеть провыю...

(Клядеть на воль мининую подушку, на которую сажиеть р. ненаго и поддерживають его ослабаюшую голоку).

Будь Авраамъ свидътель—эта ночь Ужаснъй той, когда я сына потерялъ: Тому и далъ существованье, А этогъ возвратилъ миж жизнь!.. О Богъ, Богъ іудеевъ, сохрани Его, хогь онъ не изъ твоихъ сыновъ!...

Фернандо: Кто здёсь монхъ убійць такъ прокланаль?
Зачёмь? Они хотёли сдёлэть мий добро, Освободить оть мукъ. Такъ земляки мон Всегда творять добро другъ друсу!
О, перестаньте! (Какъ отъ сил) Гдё я?. Кто со мной?

(Подиммаеть голову). Благодарю того, кто снасъ меня—но кто онъ?

Моисей: Ты снасъ его недавно самъ: Опъ здёсь, передъ тобой—еврей, гонимый Твоимъ народомъ; но ты снасъ меня— И и тебъ облезъть заплатить, хоть и въ твоей отчизить презираемъ. Такъ, дочь моя, вогъ мой снаситель... Ноэми (становится на колъпи и пълуеть руку); Еврейка у тебя пралуеть руку, Испанецъ... (Она остастся на колъпахъ и дер-

Фэрнандо (Моксек): [жить руху).
Что сказаль ты, иновърный?
Отчизна, родина—слова пустыя для меня,
Затънъ, что я не въдаю цъны ихъ.
Отечествочъ зовется край, гдъ наши
Родные, домъ нашь и друзья;
Но у меня подъ небесами
Иътъ ни родныхъ, ни дома, ни друзей.
Нозми: Когда ты не нашель себъ друзей
Межь христіанъ, то между насъ найдешь.
Ты добръ, пспанецъ—небо справедливо!..
Фернандо: Я быль добръ!... [изъ раны...
Моисей (стоя вядь нимъ): Кровь течетъ

Перевляние... какъ онъ побледнелъ...
Фернандо: У волка есть берлога, и гивало
Есть у жида пристанище; [у пгины;
И я имъть одно-могилу...
Чудовище!.. зачемъ ты отнялъ у меня
Могилу?.. Все старанья ваши-зло!
Спасти отъ смерти человена для того,
Чтобъ сдълать зло!.. безумцы!
Прочь!.. пусть течеть свободно кровь моя,
Пусть веселить... О, жалко! иёть монака
Одни еврен обдиме... что нужды? здёсь!..
Оня все льди же — а кревь [мажи].
Проявля людянъ... Прочь!.. (Срываеть пере-

Нозии (въ отчаляни): Отець мой!
Энъ сорвала ценевляку! онь упреть!
(Вст быскамися опить наложить перезалау).
Сара: О, какъ онъ ослабъль, несчастный!
Какля бладность попрываетъ щени;
Какля жалко!..

Фернандо: Дайте пать мий, я горю... Наикъ засохъ... скорбе, ради Бога! (Сара уходить за витемъ). Незми: Испаненъ, успонойся! Ты былъ несчастинъ, это видно, Хоть молодъ. И слыхала прежде, Что онъ несчастинъ, то снимаемъ тлюсть Съ его души... Ахъ, какъ бы я желала, Чтобы ты сталъ здоровъ и весель! Фернандо: И весель! (Стонетъ).

Ноэми: Я прошу тебя: подумай, Что я твоя сестра, что тотъ еврей—отецъ твой! Воображене тебя уткингь: Оно дано намъ, людамъ, для того. Испанецъ! Фермандо: Абвушка, ты дочь его? Нсэми: Ты отгадалъ, ты спасъ отца миъ! И онь тебя спасеть.— Я заклинаю Тебя твоимъ закономъ: перестань Трегожаться передивной думой; Она вредить здоровью гвоему, Разгорачаеть кривь... (Сара ирипосять стакаль). На, выпей!

Фернандо: Благодарю! твой слова нажитка дучив...

Когда жалбеть женшина меня,

Я чувствую двойное облегченье...

Нослушай—что и сдылаль этимъ людямъ,

Которые меня убись хотвли?

Что не разбойники они, то это върно:
Они съ мени не сняжи ничего
И бросили въ крова вблини дороги...
О, это все коварство!. и цредвяжу.
Что это лишь начало... а конець!...

Конецъ... (Вахрыгиваеть). Что вздрогнулъ я?
Что бъ на было.

Я уступлю скорьй судьбь, чемь людямь... Оставь меня покуда! (Она истаеть и отхо-

Сара (подходить въ Монсев): Скажи, молю тебя, какъ ты его нашелъ? Л это все за сонъ принять готова! Моисей: Пошель къ раввину я: онъ быль инъ долженъ,

475

Онъ задержалъ меня часа съ чегыре, Хоть противъ воли; ночь уже была Темна, и я, въ сапогъ засунувъ Свой кошелекъ, боясь воровъ, пошелъ Домой. Луна вставала мадъ болотомъ, И между горъ густой туманъ дымился. Иду я недалеко ужъ отсюда Тустымъ ласкомъ-и слышу звукъ шаговъ... Всь жилки задрожали у меня, И я невольно бросился за кусть... Сижу-дрожу... Передо мной была поляна, И мъсяцъ ударялъ въ нее лучами; Шесть человъвъ стояли на полянъ-И слышу: «этой самою дорогой Идти онъ долженъ нынъ... ужъ не знаю, Какъ выдержить кинжалы наши онъ! Мит жалко бы убить до смерти; Онь малый славный и къ тому жь быд-

Да дълать нечего, когда велъль намъ на-

Его отправить въ дальнюю дорогу!» Едва окончена была такая рѣчь, Какъ вдругъ и слишу крикъ и звукъ кин-Онъ долго ващищался, наконець [жаловъ: Упаль, и всъ они въ минуту разбъжались, Какъ будго мертвый быль страшивай жи-

Когда утихло все, я вышель посмотрѣть, Кто быль несчастный жертвою злодьйства — И что жъ?-мой благодътель, мой спаси-Я различить черты его при свыть [тель!... Луны... Онъ раненъ быль легко, По, странно, не узналъ меня, И будто по природному влеченью Всталь... Я понесъ его... онъ все шепталь. По я не понять словъ... потоки крови Бъжали на меня.. Такъ л принесь Несчастнаго сюда... Богъ сдълаль это чудо!.. Сара: И точно: это чудо, Монсей?

Ноэми (которая въ то время опеть сёла у ногъ Фер. пандо): Что? Утихаеть боль твоя иль нъть? Фернандо: Дай руку мнв, о нъжное соз-

панье! Какъ обо мнв она печется... Моисей (Сарь): Поди, постель ему ты при-Я тогчась самъ приду туда. [готовь;

Сара: Да какъ . Его зовуть, кто онъ таковъ, нельзя ль УЗНАТЬ? (Уходить). Моисей (подходить): Позволь, одно и у тебя Ито ты, и какъ тебя зовуть? [спрошу: Фернандо: Когда и жизнь свою подвертнуль для твоей,

Ты спрашиваль ли: какъ меня зовуть (мол. Меня зовуть Фернандо! Воть все, что и могу сказать; другое Пусть спить въ груди моей, какъ праук твоихъ отцовъ

Въ землъ сырой. П не скажу монхъ отновъ-Я ни отца, ни матери не знаю... Но полно: и прошу, не спрашивай меня Вторично о такихъ вещахъ. Ты этимъ ни отца, ни матери не дашь мил. Ноэми: Я буду для тебя сестрой Фернандо: Ты для меня сестрой не будень Ноэми: Зачёмъ же отвергать такъ свое-

Того, кому ты можень вварить горесть Души твоей? Ужель различье въры? Ужели хочешь ты, чтобъ л Раскаялася въ томъ, что іудейка?... Фернандо: Богь сохрани меня оть этой

Ты-цвъть пустыни, ты-дити свободы: Безъ правиль любишь ты-испанцы только Безъ правиль ненавидять ближнихъ! У нихъ и рай, и адъ-все на въсахъ; [неба. и деньги сей земли владъють счастьемъ И люди заставляють демоновъ красить Ков ретвомъ и любовію ко злу. У нихъ отецъ торгуетъ дочерьми, Жена торгуеть мужемъ и собою. Король народомъ, а народъ свободой; У нихъ, чгобъ угодить вельможъ или Ихъ церкви, можно человѣка Невиннаго предать провавой пыткъ... И сжечь за слово на костръ, и подъ окномъ Оставить съ голоду погибнуть, для того, Что ибгь креста на шев бъдняка — Есть дело добродътели великой! О, Боже! сохрани менл отъ мысли, Что ты должна принять ихъ предразсудия; Нать! варь, что есть на свата Богь-и

И самъ я больше этого не върю... Но между нихъ одно есть существо, Но между демоновъ одинъ есть ангель Души моей... но замолчу объ этомъ... Нозми: Ты горячишься-это увеличить Гвое страданые съ болью ранъ твонхъ. Не хочень ли чего-нибудь?.. Усин... Воть мой отець придеть: онъ приготовиль Постель твою; всю ночь и просиму Вблизи тебя... чего ни пожелаешь ты, Мы все достанемъ, только будь спокоенъ, Иль кровь опять начнегь изъ раны литься. Фернандо (въ сторону): Эмилін далеко оть О, если бъ эта милая еврейка Гменя... Была Эмилія! . какъ скоро бы всь раны Закрылися, кром'ь одной; Но рана эта такъ пріятна сердцу... Энилія! Эмилія!. быть можеть Умру я здесь, далеко оть тебя,

и ты моей могилы не найдешь, И оть последней оть тебя я буду Забыть!.. забыть!..

177

Моисей: Усни! постель уже го-Эй Сара! помоги поднять его. Гтова. цв еврейки, слуга еврей, Сара и Монсей подва свобаго Фернандо и уводить. Нозми одна octaercs).

нозми: Проникло сожаленье въ грудь мою... Такъ вогь кого я такъ желала видъть, Не въдан желанію причины... Пать, нать! я не спасителя отца Хогьла видъть въ немъ; Испанецъ молодой, съ осанкой гордой, Бакъ тополь стройный, съ черными глазами, Ов такими жъ черными кудрями, Являлся моему воображенью, ІІ мною овладель непостижимой силой, II завлядълъ монмъ девичьимъ сномъ... Отець мой такъ его подробно описалъ. (Мол-0, какъ судьба людьми играегь!.. [чаніе). Бто бъ отгадаль, что этотъ человъкъ, Недавно спастий моего отца, Сегодия будеть здъсь, у насъ, облитый Своею неповинной кровью, Пзиученный, едва не мертвый? Мев. кажется, и чувствую любовь Къ нему-не сожальные-а любовы Какъ это слово звучно въ первый разъ!... Когда онъ говорить, то сердце у меня Трепещеть-точно какъ бонтен, Чтобъ сердце юноши не перестало биться. Когда жъ произношу его названье-Хота бы въ мыслахъ только д сказала: Фернандо!-то красилю, будто бы Самой себя стыжусь или боюсь... чаго стыдиться, и не понимаю, Любви? Вет любять—что же туть худого? такъ точно, ничего худого нътъ въ любви; Къ чему же совъсть тугь мъщается И будто сердце предостерегаеть?.. по какъ же слушаться ел?.. [скучно, Какъ не любить? Ахъ! безъ любви такъ И даже думать не о чемъ! О, Боже, Арани его! храни обоихъ нась! Прости любовь мою!.. я не могу иначе!.. (Она стоять вы задумчивости).

# ABUCTBIE TPETSE.

CHEHA I.

Вь дом'т Алвареца. Спальня Донны Марін. Большое зеркало, столъ и стулья. Аяварецъ въ преслахъ. Марія передь зеркаломъ надъваеть что-то на голову. Алварецъ: Желаль бы я узнать, зачемъ сюда

Эмилія здороваться нейдеть? жь врыю плачеть о своемь люрезномь Иль съ цигрою мечтаеть на балконь. Воть дочери! оть нихъ заботь гора, А ньсь на утвиенья, на добра.

Донна-Марія (оборачнаямі): Бакъ думаень, любезный мой супругь, Идеть ли мий вогь это ожерелье, И можно зи такъ показаться въ люди? Оно не дурно?..

Алварецъ: Все къ тебъ идеть! И если бъ ты лвилась мит теперь Вь измаранномъ и самомъ гадкомъ платът. То-я клянусь мечемъ отповскимъ-Любиль бы и тебя какъ прежде, И столько же прекрасна ты бъ казалась Мониъ глазамъ.

Донча-Марія: Неужли? ахъ, моймилый!... (Въ сторону). Онъ думаеть, что только для Я одъваюсь, какъ прилично миъ. [него Возножно ль быть самолюбиву такъ, Возможно дь быть такъ глупу, какъ мужья?.. Ла, странно, что такъ много требують стъ

Ужель мы созданы блистать врасой свеею Иля одного лишь въ света?

Алварецъ: Говориль п Тебь ужь о намереньи своемъ,

Пль выть!

Донна-Марія: А что такое? Алварацъ: Слушай:

Хочу и замужь выдать дочь свою; Боюсь, чтобъ не ушла она съ Фернайдо; Женихъ готовъ: богать онъ и умень ... Долия-Марія: Ахъ, милый пругъ, це рано ли? Пать, погоди; она такъ молода. Алварець: Ла слушай: ведь женихъ-то редкій; Онъ храбръ, въ честахъ, любезенъ и богать... Донна-Марія: ја хочеть ли опъ самъ жениться? Алварець: И нопажу тебь письмо его, Оно воть въ этомъ ящикъ лежало. (Хочеть отвереть ящикъ у стола, Марія смущенная подходить. Онь дергаеть).

Да что жъ? Онъ запертъ у тебя; дай ключь... Докна-Марія: Что хочень ты? Алварецъ: Дай ключъ.

Донна Марія: Что? Алварецъ: Ключь мив! Донна-Марія: Ключь?

Ахъ, Боже мой, я върно затерила. Да послъ мы набдемъ... Ал арець: Какъ послъ? Для чего не гогчасъ? Донна-Марія (въ сторопу): Если онь увидить, я пропала!

(Ему) Да послѣ и найду письмо твое... [но ... Зачыть сердиться извлустого—какъ смын-Алварацъ: Н ключъ потеринъ-чотть возьми

Слуга (входить): абдеть пошадь у крыльца,

Алварецъ: А и совскить забылъ, что надо Прощай, мол Маріл! до свиданья. ) [бхать!

Долна-Марія (одна): Ахъ!, наконець отъ серд-Переложу вы другое место я [ща отлегло.

Подарокъ патера Сорринія съ письмомъ Его. (овнимаеть ваючь. Изъ стола вынимаеть ящавъ). Прекрасный жемчугъ, нечего ска-[зать!..

Алмазы въ кольнахъ точно звёзны блешуть! За это мит не полжно помъщать Увезть Эмилію... О, старый сластолюбецъ, Богатъ ты... отгого твои подарки малы: Но такъ и быть, согласна я На предложение твое, Соррини ... Эмилія самой мнъ надобла; Но впрочемъ этимъ ей не много зла Я сдълаю... невинной пъвушкъ Пріятно быть любимой старикомъ, Какъ старой-молодымъ, затъмъ Что пылкость одного безчувствіе другого Обыкновенно замънлеть... Наскучила ужъ мив Эмилія давно: Покуда здѣсь она, боюсь Я пригласить къ себъ кого-нибудь, И хорошо, что патеръ захотълъ Избавить отъ нея; и жалко тол ко, Что мужа моего увезть никто не хочетъ... (Смотрить па ящикъ Сорринія).

Какое множество природныхъ недостатковъ Покроютъ эти малые алмазы, Какъ много тъней въ блескъ ихъ потонетъ... И за подобное благодъянье Мнъ не пожертвовать беземысленной дъв-Которая ребяческой любовью [чонкой, Вскружила голову свою? ха! ха! ха! ха! Смотритъ письмо Сорринія, которое было въ ащикь).

Мой мужъ, я думаю, уъхалъ на долго, И нынче нашъ монахъ пришлетъ людей, Которымъ я вручу подарокъ свой; А для меня же лучше, чтобъ Соррини Ее имълъ, чъмъ мужъ законный. Алмазы, жемчугъ градомъ на меня Посыплются, и я поъду въ городъ; И удивленье поразитъ моихъ соперницъ, Когда явлюсь въ арену; я сто глазъ У вихъ украду силой красоты... Никто не отгадаетъ, что сей жемчугъ Цъною слезъ невинныхъ купленъ... Но я придумала: въ Мадридъ отправлюсь, тамъ получу прощеніе гръховъ, и совъсть успоконтся моя.

(Ставить ядиет съ жемчугомъ на кровать и оборачивается. Эмилія входить бябдиая, въ черномъ платьф, въ черномъ покрывалф и съ крестикомъ на груди своей).

Донна-Марія: Здорова ли, моя Эмилія? Бакъ ты спала?..

Эмилія: Благодарю васт; Спросите лучше, какъ и не спала. Ужъ сонъ давно бѣжитъ моихъ рѣсницъ... Съ тѣхъ порт...

Донна-Марія: О, знаю, знаю, милый другь! Я чувствую вполит твое несчастье, И все бы отдала, чтобы помочь тебь, Клянусь душой!

3 илія (съ нъжнимъ упрекомъ): И такъ, одно Всего дероже бы ю вамъ. [линь сдово

Донна-Марія: Ты миж простиць: Не знала я, что любинь ты такъ сильно И только остеречь тебя желала, Но нынъ я ошноку ту заглажу. Змилія: Одинъ Спаситель мертвыхъ воскре-

До на-Мерія: Зачёмъ ты такъ бледна, и въ и въ черномъ покрывале? [черномъ платът,

Эмилія: Я слыхала, Что черный цвѣть—печали цвѣть. Донна-Марія (береть ее за руку): О, не грусти, я все поправлю

Эмилія: Что отнялъ Богь, того не отдадутъ намъ люди. А что люди взяли, То можетъ возвратить одна могила... Донаа-Марія: Ты отъ Фернандо это слышала манетама.

О, памятлива ты! (Эмилія отворачичается).

Но усповойся!
Тоть, кто достоинь быль воспоминанья,
Тоть и тебя достоинь; испытанья
Пройдуть. И я тебь клянусь,
Что упрошу жестоваго отца.
Позволить онь соединяться вамь,
И счастіе опять украсить
Твои ланиты пламеннымъ румянцемь.
Не плачь, не плачь! не все гроза бушуеть:
Проглянеть солнце и цвътокъ, изаятый
Порывомъ вътра, встанеть обогръться...
Эмилія: Не смейтесь надъ несчастьемъ, чтоНе заплатило небо темъ же. [бы вамъ

Долна-Маріа: Боже Храни меня смѣяться надъ тобой. Я говорю, что скоро твой любезный Фернандо будеть мужъ твой. Повѣрь: мон страданья совершать Блаженство то, яъ которому такъ снльно Стремишься ты реблческою мыслыю. Эмилія (Съ рыданемъ бросается къ ногажъ Мъріи, обпамаетъ кольна): И не ищу блажен.

СТВа— нѣтъ его,

Онъ умеръ... умеръ... онъ погиот на въвн...
О, плачьте обо мнѣ всѣ люди, всѣ созданья,
Всѣ плачьте—если вании слезы
Сравняются вогда-ннбудь съ моими.
Мой стонъ могилу потрисетъ—о, плачьте!
Онъ умеръ... умеръ... онъ погиот на въвн!
Донна-Марія: О, поднимись! ты бредишь, внъвстань, встань.

[гелъ ной;

Змилія (все на коліняха, поднява голопу): Исполни просьбу спроты.

Донна-Марія: Исполню, все псполню, только встань
И отдохни—встревожилась ты слишкомь.

Змилія (встветь): Табъ выслушай, о чемпроту тебя. (Целуеть руку)
Когда прощались мы дъ последній разъ,
въ ту ночь—онъ мнё сказаль: «пди
скорее въ монастырь, иди въ обитель,
сокрой отъ свёта добродётель сердна...»
Молю тебя, молю тебя, какъ ницій,
не помещай уйти мнё въ монастырь
сегодня... Помоги мнё, заклинаю—
тебв заплатить тогь, кто всёмъ заплатить!
(Кивувъ умозяющій взглядъ на Донну Марко).
фернандо умеръ! я хочу исполнить
Его желанье... онъ меня любиль!...

(Молчаше).

Донна-Марія: Но если онъ не умеръ, если Тебя пустые обманули слухи?.. Но если станеть онъ некать тебя, чтобъ въ алтарю вести невъстою своей, и вяругъ увидить въ черномъ поврываль. Въ ряду монахинь—что съ нимъ будеть? Ужели ты объ немъ не пожалъешь? Не пожалъешь ты о счасти, Котораго бъ могла дождаться?.. Какан слабость! гдъ твое терпънье?.. Эмилія: Мое терпънье? (подимаеть глава въ

(Тико въ сторону). Онъ быль живъ, и и Терпъла!

Дочна-Марія: Выкинь изъ ума Твой глупый замысель. Повърь миь, Пустые слухи обманули Тебя... повърь мнъ... и ужъ знаю, Что говорю.

Эмилія (съ укоризной): Его не воскресить Вы не имъете подобнаго искусства. [вамъ. Я васъ просила объ одномъ—вы не хотъли Исполнить просыбы самой униженной...

Исполнить просьбы самон униженнов...
(Хочеть уйти, Донна-Марія удерживаеть ее).
Донна-Марія: Такъ слушай же: вчера бро-

Въ саду и подъ вечеръ зашла и въ рошу; Вдругъ вижу, человъкъ ко мив подходитъ— Овъ издали все слъдовать за мною. То былъ фернандо... Овъ упалъ къ моимъ но-Овъ плакалъ, обнималь мои колъна [гамъ; И сдълать то, что объщалась и составить ваше счастье. Твой отепъ Уъхалъ на два дни—межъ тъмъ Вы можете видаться—и потомъ Къ ногамъ родители вы упадете, И и соединю свои моленъи... Я не върю... Дониа-Марія: Клянусь тебъ, что живъ овъ— Его ты скоро... Что съ тобой?.. [и увидишь Змилія: Мвъ дурно!

О, Боже!.. голова кружитен... кто бъ поду-(Унадъеть въ слабости на стуль). Донна-Марія: Какое дътство! что съ тобой?... Скръпнсь!..

(Въ сторову). Я заманю голубку въ сътв, Я поведу на тайное свидавье; Тамъ будеть шайка дожидаться върно, И тугь же схватять и умчать ее. Благодари мой умъ, Соррини, онъ искусенъ!

Эмилія (истаеть): Нівть! ничего — простительная слабость!..
Такъ тяжело я мучилась, что счастье
Мнів тяжело лонъ живъ! о, Боже!
Прости мой ропоть!.. какъ я легковърна;
Служанка мвів сказаля, и я тотчась
Повърнла обманчивымъ родзеказамъ!
О! видно, что печаль родна намъ, людямъ,
Когда мы ей скоріті веселья върнить. (Маріи)
Благодарю вась... мой укоръ напрасный
Вась огорчилъ... простите вы меня?
Я слишкомъ мучилась! Снажите:
Гиб я съ нимъ встрічусь?

Донна-Марія: Сегодня мы пойдемь въ густую Тамъ на полявъ есть высокій дубъ, [рошу; Съ дерновою скамьей—и тамъ увидишь ты Фернандо—не счастлива ль ты Одной надеждой? Для чего Смущала такъ предчувствіемъ себя? Повърь, невинную любовь Хравать святые ангелы, какъ стражи! Двтя, дитя!—и воть вся горесть Разсъллась—и въ монастырь не хочешь!... Но не стыдись реблчествомъ своимъ: Оно есть добродътель, потому что, какъ все доброе, не долговъчно.

Эмилія: ІІ и его увижу? Онъ не умерь? Донна-Марія: Увидишь и пов'єрнив мик совстиъ.

(Эмилія устремляеть на Марію взорь, хочеть чтото сказать, но волючіє міжаєть ей. Ода пізуеть крівню мичехії руку и, закрыть лицо, убітаєть).

Донна-Марія (гладить вельдь): Ступай, ступай! и жди сполойно

Свиданыя, вийсто гибели своей: Ступай! теби старикъ излечить скоро Оть бредней пламенной любви. Поплачешь ты, потруснив ты, пожменься Померщишься-но наслажденье Прогонить ужасъ-послъ все пройдеть! Создатель мой! ужели точно Мое такъ дурно предпріатье, что сами Я это чувствую? Что жь туть худого? Она счастливый будеть у Сорриви, Чънъ здъсь; когда она ему паскучить Съ приданымъ выдастъ вамужъ онъ ее, Быть можеть, такъ случится, что фернандо Получить руку бъдной дъвы Но, что бы ни было, и все избавлюсь Оть любопытных глазь, и мой любимець Безстрашный будеть навыщать меня. Такъ все взаимно въ этомъ свътъ: Соррини благодаренъ мий, а и сму... (Уходить).

#### CHEHA II.

Въ горахъ передъ жилищемъ Монсея, дикое мъстоположение. Скамъя направо подъ большимъ дубомъ, возга коего сдалано врода балой палатки, гда сидить служанки и слуги жида и работають и порть свою печальную пъсию.

#### ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОЦІЯ.

Плачь, Израиль! о, плачь!-твой Солимъ опустыль!... На чужъ въ раздольи печально житье:

Но сыны твои взяты не въ пышный пре-Въ пустыняхъ разсъяно племя твое, [пълъ: П.

О родинъ можно ль не помнить своей? Но когда ужъ нельзя воротиться назапъ, Не пойте! досадные звуки ценей Свободы веселую пъснь заглушать.

Изгнаниви, пепломъ посыпьте чело И молитесь вы ночью при хладной лунь. Чтобъ стенанье израильтянъ тронуть могао Того, кто являлся пророку въ огић!

Тому только можно Сіонъ вамъ отдать, Привесть васъ на землю ливанскихъ холмовъ, Кто можеть утвинть скорбящую мать, Когда сынъ ел палъ подъ мечами враговъ. Фернандо (медленно входить): Что золото? Какая это вещь,

Когда оно могло бъ составить счастье Мое?.. Металлъ, какъ и другой! Или даль Богь ему такое право, Какимъ линь ръдко люди обладають?... (Опять начинають петь).

Какой печальный голось! Эти люди Поють объ родинъ далеко отъ нен, А л въ моемъ отечествъ не знаю, Что значить это сладкое названье... Я въ мірѣ не имъю ничего почти, А все желаль бы больше, но зачёмь?... Чтобъ новыми желаньями томить Себя? Чтобы опять ловить мечты? Нать! пусть останусь я каковъ теперь: Пусть никогда не буду счастливъ, чтобъ Не сдълаться похожимъ на другихъ .. Въ страданьяхъ жизнь-я въ нихъ живу,

я къ нимъ привыкъ. Никто ихъ не раздълить... и тъмъ лучше Для тахъ людей, которые бъ хотали Ихъ раздѣлить... (Ноэми входить). Тав твой отенъ?

Ноэми: Ушелъ По дълу онъ... на что тебъ отецъ мой? Фернандо: Хотвлъ бы я благодарить его... Онъ спасъ миъ жизнь-и и его стараньемъ Теперь здоровъ, какъ прежде.

Ноэми (быстро): Ты здоровъ?...

Фернандо: Да, я эдоровъ, какъ человъкъ который Такъ часто боленъ быль, что старую бо-Бользнью не считаеть... ЛЕЗНЬ (Садится на скамью. Опа возлі него) Нозми: Ты долженъ долве у насъ остаться Повърь, не вовсе залечились раны Твон... и чемъ тебе здесь худо?... Останься здёсь еще; ты самъ вёдь говориль. Что у тебя пристанища нътъ въ свъть... Ты върно здъсь останенься, испанець?... Фернандо: Нът.

Я не хочу обременять васъ больше Моимъ присутствіемъ, мит надо... Ноэми: Ужели-благодарность тяготить Тебя?... И этому не върго Не говориль отець мой такъ, Богда отъ гибели его ты самъ избавилъ Фернандо: Я разъ ужъ былъ неблагодарнымъ и боюсь

Вторично быть такимь; но впрочемь Я не могу остаться здёсь никакъ, Я не могу... не долженъ... не хочу!.. Ноэми (въ сторону, вставъ): И такъ, намъ разлучиться полжно:

И такъ, моя любовь... О сжалься, небо! (Ему) Послушай: я твои лечила раны, Моя рука была въ крови твоей, Я надъ тобой сидъла ночи, я старалась Всьмъ, чемъ могла, смагчить ту злую боль Старалась, какъ раба, чтобъ даже Мальйшій стукь тебя не потревожиль... Послушай, я за всѣ мон старанья Прошу одной, одной награды... Она тебф не стоить ничего; Исполни жъ эту малую награду: Останься здёсь еще педёлю... Фернандо: Не искушай меня лукавой ръчью

И ужъ сказаль, что не могу; миж должно

(сильно) Ты хечень знать зачемь? (Повазявая ей портреть Эмилів) О! на, взглани сюда!. (Она отворачивается, вземниувъ, и запрываеть лицо).

Воть женщина! она не можеть видъть Лица, которое не уступаеть Ей въ красотъ .. (Молчапіе). Такъ! такъ! г полженъ къ неи.

Съ опасностію жизни я увижу Эмилію. (Ей). Гдв твей отепъ? Шодходить и видить, что она плачеть). () чемъ Ты плачень? Ноэми: Не думала и плакать!

Фернандо: Стало быть: Ты плакала не думавши. Скажи. О чемъ?.. Скажи, не я дь виновенъ въ томъ? Остаткомъ горькихъ слезъ въ груди моей Хранящихся я выкуплю твои. [ты плачешь?. Въ лата надеждъ не прячутъ слезъ... о чемъ Ноэми: О томъ, чего ты дать не можень мер: О внутреннемъ спокойствін...

Его ты потеряла, если правда Что говоришь...

185

Нозии (въ сторону): Скажу ему, что онъ Въ томъ виноватъ; скажу, что я его люблю, и упаду въ его объятья: онъ не погубить, онъ великоду шенъ... но что хотьла и? Другая ужъ владъеть Тушой Фернандо... Что хотъла я? Но нать, нать, нать — она любить не можеть, Какъ я; она не обтирала крови съ его глубокихъ ранъ, она не просидъла у ногъ его ни ночи, тренеща, чтобы желанный сонъ не превратился Въ сонъ безпробудный! нътъ, нътъ, нътъ!.. Она любить его, какъ я, не межеть!... Вкодить Монсей. Нозми примъчаеть его, идеть медленно на встръчу. Онъ се обнимаетт).

монсей (печально): Ну, дочь моя, скажу тебъ я новость... Сегодии...

Фернандо (подходитъ): Монсей! благодарю тебя

За попечения твои... (Протигиваеть руку. Монсей медлить). Дай руку; Не пумай, что боюсь и оскверниться, Не почитай Фернандо за глупца; Ты человъкъ... и ты мой благодътель. Благодарю... я ухожу отсюда...

Монсей: Такъ скоро? Какъ? Фернандо: Не возражай, еврей! Я по тебя им'яю просьбу... лишь одну, Одну: дай мит червонцевъ пять въ займы. И знаю, что жиды всь-деньги любять, И христіанамъ не выбряють ихъ, и въ этомъ правы-но меня ты знаешь! и преступление свершу, но все отдамъ Твои червонцы., воть вся просьба. Моисей: Буда жъ ты хочень? Для чего жъ Фернандо: Недалеко живеть отсюда [идешь? онъ Алварецъ; въ его саду когда-то Мы встретились съ тобою. Я къ нему Хочу идти просить гостепримства. Я быль воспитань тамъ отъ юныхъ летъ. Но здёсь мню оставаться невозможно, На это есть причины... я клянусь, Что возвращу тебъ червонцы... Ты знаешь, въ свъть деньги нужны, Чтобы исполнить предпріятье. И въ случав, что онъ меня не приметъ Въ свой помъ...

Моисей (съ удивленіемь): Донъ Алварецъ! Донъ Алварецъ!.. Акъ, Боже мой! тотъ бъденъ, кто постигнутъ Твоимъ палящимъ гиввомъ... У меня Ксть дочь... я понимаю это горе, Невъроятно.. страшно! Фернандо: Что случилось?

Монсей: Несчастие большое .. Ахъ, элодын олоден! адъ не такъ некусенъ .

Фернандо: Какъ рано Мяъ нынче самовиденъ разсказалъ... Фернандо: Зловъщій воронъ! (Ва сильномъ. ARRESTEEN).

> Моисей: Ада мало имъ.. Такого ангела... воть вы услышите! [камии Горою встанеть волосъ вашъ; не слезы-Уровите изъ глазъ вы., вогь испанцы! (Къ Ферпандо). Вотъ ваша инквизиція сви-

Теперь не смъйте презирать евреевъ.. Фернандо: Зловъщій воронъ!.. что такое?.. Сейчасъ скажи! гранитнымъ этимъ небомъ Клянусь, клянусь твоимъ закономъ, я какъ Тебя на части раздеру... (Еврей въ изумленіи. Фервандо хватаєть его за руку; таше, дрожащимъ голосомъ).

Ты вилишь Я ума лишаюсь! человъвъ!... Молю тебя, скажи мнв, что случилось?. Нозми: Какъ онъ дрожить!.. стецъ мой, го-Скоръй... взгляни, какая бладность!. [вори Моисей: У дона Алвареца дочь была!

Фернандо (вскривнувъ): Была!.. (модчаніе) п тверяъ! не бойся продолжать; Бакал мив нужда до этой дочери, II мало ль дочерей на свъть... (принуждение) xa! xa! xa!..

Я твердъ!..

Моисей: Еврей знакомый разсказаль миъ Печальный случай... (Онъ подслушать гдъ-те Умъль злодъевъ). Есть доминиканецъ, Иль езунть, по вашему не знаю, По имени Соррини... и хоть старъ, Онъ любить женщинъ. Подкупниъ злодвевь, Онъ имъ велвлъ похитить непремънно Іочь Алвареца... Нынче жертву Негодные на гибель повлекли. Не понимаю только, какъ могли Они успѣть въ своемъ ужасномъ дѣлѣ... Отца-то дома не было, и слышаль. Погибнеть дъвушка... А жалко! жалко! Я четверть бы имънья тотчасъ даль, Чтобы ее спасти... но врядь ли можно... (Фернандо хочеть что-то сказать, подымаеть руки, вдругь съ невольнымъ стономъ опусваеть и быстрими шагами съ отчалныемъ уходить въ гори). Моисей (пораженный): Куда?.. Куда?.. Оста-Онъ въ бъщенствъ"... [новите, удержать его!...

Ноэми (смотрить всябать): Взглани, воть онь взобжаль Ужъ на гору... бъжитъ... остановился...

Падъ самой пропастью... онъ упадеть... по

Пдеть сюда... (бросается отпу на мею). Зачамъ, зачамъ, отецъ мой, Сказаль ему ты эту новость?..

Моисей: Дочь мон. Все воли Божія! никто наъ насъ не можетъ Протавустать ей. Тотъ, кто сотвориль насъ,

Имфеть право съ нами поступать Какъ хочеть...

Нозви: Для чего жъ онъ далъ намъ душу? Вачемъ способность даль любить, страдать, Когда онъ върно зналъ, что муки есть Есизлечимыя, что можно обмануть Любовь?.. Зачамъ насъ Богъ оставиль?..

(Ова уходить. Фернандо возгращается). Фернандо (подходить): Ты думаль, я заилачу, старый!

Ты этого хогаль, но женская печаль

[ный! Не устыдить монхъ ланить! - Безчелович-Я отомщу... чтобъ цълый міръ... а то свершу, Что-я не знаю самъ еще, но землю Мой подвигь испугаеть... Ты подумаль, Что... я заплачу? Пъть! клянусь: Скорће разорвется это сердце, Чтиъ и заплачу...

Монсей (береть его за руки): Успокойся! объясни мыть

Твое отчалные... не сожальные Олно...

Фернандо: Старикъ, старикъ!.. ты жилъ по-Не зналъ страстей... во мив онв кипъли Сильньй, чымъ вст земным бури. О! пре-

Тому, вто даль мыт жизнь! Несправедливый Богь.

Заченъ казнить меня черезъ другихъ, И ангела губить, чтобъ наказать безумца Ничтожнаго? Пль также въ небесахъ Есть пытки?... Я теритлъ-и полно мит тер-Повиновался и судьбѣ довольно; Я могь быть счастливымъ!.. довольно, Довольно!.. никогда не буду счастливъ... Отнынъ отдаюся мести, Союзъ съ землей и небомъ разрываю...

Старикъ, дай денегъ!.. съ этимъ и прорвусь Въ его жилище. Моисей (даеть денегь): Вотъ! возьми!

Фернандо: Эдилія-моя живая или мертвая-моя; Въ безчестън иль невинная-мон!.. О! какъ и отомщу... прощай, отецъ... Я своего не знаю. (Облимаеть его връшко).

Мстить прекрасно, Благослови меня!.. иду на смерть... прощай! (Уходить).

Моксей (поднимаеть руки): Услыши, Богъ, мо-Храни его отъ преступленья! [литву іудея, Ты можешь удержать порывъ страстей, Вселить покорность, въру, такъ легко-Какъ усмиряень вихри горъ... ты, Богь Изранла! ты, Богъ Ерусалима!.. (уходить)

СЦЕНА ІІІ.

Козми (за нею Свра): Не утъщай меня! не утвшай меня! Злой духъ меня сгубиль! онъ предващать Мнъ радость и любовь-любовь онъ даль. А радость онъ похоронилъ навъки! Теперь мы больше не увидимся съ Фернандо И я могу открыто плакать, Закона не боясь. О, и люблю Его какъ Бога-онъ одинъ мой Богъ. И небо запрещать любить его не можеть. Меня не поняль онъ; другую любить. Другую, слышишь ли-другую! я умру! Не утышай меня! не утышай меня! (Ловаеть Сара: Съ тобою плакать вмфстф и хочу, руки Когда тебя нельзя утвшить...

Ноэми: Плакаты Тебъ дь со мною плакать?.. Любила дь пл. Какъ я?.. Любила-ль чужеземца, Любила ль христіанина, была ли Имъ презръна, какъ я?.. Ахъ! Сара, Сара! Мое блаженство кончилось надолго! И вотъ плоды монхъ надеждъ, мечтаній. Плоды недоспанных в ночей и безпокойствъ!... О, сжалься надо мною, небо! Скоръй въ сырую землю, поскоръй, Покуда и себи роптаньемъ не лишила Спокойствій и тамъ...

Сара: Старайся Разститься! въ твои лъта позабывають И самую жестокую печаль. Вотъ твой отецъ придеть: теперь Съ раввиномъ онъ бесъдуетъ О чемъ-то занимательномъ и важномъ; Онъ новостью тебя займеть.

Ноэми: Я прокливаю Всѣ эти новости: една ужъ

Меня лишила участья... а другая Мит не отдастъ его. - Ахъ, Сара! Все кончено! все кончено!

(Мовсей вбігаеть какь бішений).

Мсисей: Дочь! дочь! дочь! онъ нашелея! Зачать теперь? Зачать такъ поздно онъ на-

Твой брать... мой сынъ!.. сынъ!.. и не зналь... Жестокій случай! такъ... и не прижаль Его въ груди, и не прижму... найденъ И вътотъ же мигъ потерянъ. О, судьба! Земля и небо, вътры, бури, громъ! Куда вы сына унесли? Зачамъ отдать, чтобы отнять... и христіавинъ! Возможно ли? Мой сынъ... я чувствоваль, что кровь его-мол ... и чувствоваль, Что онъ родной мой... О, Израиль, Изранлы!.. ты свитаться должень въ вірт, Тебя преследують стихін даже... И Еогь твой оть тебя отворотился. Мой сынъ! мой сынъ!

Сара: Гдь жъ онъ? Зачьмъ не здесь? Комвата вт дом у жида, кивт во 2-мъ дествии. Кто жъ онт... и кто сказалъ... что сынъ твой? монсей: О, горе! горе! горе намъ! онъздъсь Движение природы человъка: былъ, раввинъ принесъ мнь доказательства.. я върю, ито онъ мой сынъ! я спасъ... онъ спасъ меня... и онъ погибнуть долженъ... Не спастись Ему вторично отъ руки влодъевъ... Нозин горе, горе для тебя! Фернандо-брать твой! Непанецъ-брать твой! Онъ гибнетъ; онъ родился, чтобъ погибнуть Лля насъ!.. онъ христіанинъ!.. онъ твой брать! (Hosan упадаеть безь чувствъ на поль. Сара спъшигъ къ ней).

Пускай умретъ и дочь, и я!.. у Бога Монуь отновъ нъть жалости... мой сынъ! мой

(Ломаеть руки и стоить педвижень).

### REHUTBIE YETBEPTOE.

CHERA I.

Са дома Соррини. На столь бумаги, вниги и песочные часы).

Соррини (вхолить): Сегодия, можеть быть, увижу л

Мею красавицу. Мою! зачыть же нать? Она мон, такъ върно, какъ я плутъ. Когда и самъ съ собою, то никакъ Себя я не щажу. Зачамъ? Я плуть, И это знаю самъ, зачемъ сврываться Передъ собой? Я плутъ, но умный плутъ. Да впрочемъ я не вижу туть худого; Я сотворенъ чтобъ жить и наслаждаться, и всеми средствами я долженъ достигать Предположенной пали. Я достигь-И умный человъкъ; не удалось-глупецъ! Такъ судять люди, большей частью. Великій инквизиторъ объщаль У нашего отца святого выпросить Мнъ шанку кардинала, если я Авлюсь ея достойнымъ, то есть, Обманывать и лицемфрить научусь. О, это важная наука въ міръ! Наука женщинъ! съ нею прямо въ папы! И этому есть доказательства у насъ. (Мол-

Бъкровавый путь отправленъ ужъ Фернандо. Одинъ лишь Алварецъ-да этотъ плохъ! 0. бъдная Эмилія, давно ли Сказала ты, что старику смѣшно Любить и невозможно?.. Но сегодня Ты мысли перемънишь... (Садится).

то женщины должны сыть неприступны Аля нашего сословья, что законъ велить... Ужель законъ въ сей толстой книгъ Сильный закона всякаго природы? Безунецъ тоть, кто думаль удержать Пвутожнымъ правиломъ, постановленьемъ

Онъ этимъ увеличилъ гръхъ-и тольно; Даль лишній совъсти укорь, и между гамъ Желаніе усилиль запрещеньсть. Постриженъ быль насильно и въ монахи; Почти насильно (въ имлкой юности Не можемъ понимать ны важной пользы); Пускай, пускай они за все отвътать, "то спылаль я; пускай въ аду горять ()ни... но что такое адъ и рай, Когда металлъ, въ вемлъ отрытый, можетъ Спасти отъ перваго, купать другой? Не для толны ль дов'врчивой, слупой, Сочинена такан сказка? Я увъренъ, Что пропов'ядники объ рат и объ адъ Не върять ни въ награды ран, Ня въ тяжкія мученья преисподней. (а, впрочемъ, добрый смыслъ велить не въто души будеть въчный жечь огонь; Грить, что черти за ноги повъсять техъ, Которые ни рукъ, ви вогъ имъть не будутъ. (Береть книгу, перо и бушагу)

Займусь! (Кладеть). НЪТЬ, что-то и не въдухъ Кто бы повъриль, что въ мон лата Хорошенькой дъвчонии ожиданье Могло смущать, тревожить, безноконть? Я все не понимаю, для чего Мив не годител женщину любить; Гакъ будго бы монахъ не человъкъ! (Сиот-

рить на часи). Часы бытугь-ист ними время, вычность, Коль есть она, все ближе къ намъ, и жизнь, Какъ дерево, отъ путинва уходить. Я жиль!-Зачыть я жиль?-Ужели нужень И Богу, чтобъ пренебрегать его законы? Ужели безъ меня другой бы не нашелся? il жиль, чтобъ наслаждаться, наслаждался чтобъ умереть... умру... а послъ смерти Исчезну! павъ же?.. да, совсъмъ исчезну... По если есть другая жизнь?.. итты! втты!.. 0, наслажденье! я твой рабъ, твой господинъ! (Звонить; слуга входить).

He забудь, что я тебъ сказаль: Когда подъёдуть близко удальцы Мон, то киньтесь вы съ оружіемъ толпой, II, будго бы освободивши силой, Ее сюда скоръе приведите... (а чуръ не забывать, что вы безъ языковъ, А то... меня... меня ты знаешь коротко! Возыми жъ себъ заранъе награду (маеть кораздъли другимъ... Ступай же. [мезевъ). (Слуга береть комелект и праусть руку). Слуга: Все исполню

Соррини (подходить въ окну). Да, кажется, я вижу пыль, ужели

Они спроворили все дъло? Донна Марія лакома на жемчугъ, Какъ видно; впрочемъ ей мъшала Моя врасавица, какъ лишиее бревно Въ строени дома; самъ его не дань,

А какъ нопросять, такъ легко разстаться! (Слядить въ окло). Они, такъ точно! ближе подъжажають. Воть и мои спасители бъгуть... сраженье! Жельзо о жельзо бъется и стучить Безвредно... искры сыплются кругомъ. Такъ въ споръ двухъ глупцовъ хоть мно-

491

го шуму, да толку нѣтъ... Какъ кровь моя кипить Въ полузасохшемъ сердић! Ну! (смотрить) Эмилію и тащуть... торжество! [схватили Victoria!.. Теперь и говорю Отважно: veni-vici—потому Что и еще дъвицу не видалъ!

(Отходить оть овна; слуга входить). Въ лицъ твоемъ побъду я читаю; Веди сюда... (Слуга ушель) Victoria, Сор-

ринп!.. (Потираетъ руками). Поплачетъ Алварецъ, поплачетъ, покричитъ, Порветъ съдые волосы... и не узнаетъ Гдъ дочь его... ха! ха! ха! ха! побъда!

(Вводать Эмилію: Сорринк дасть зпакь; люди уходать).
Эмилія: Гдѣ мой спаситель? Ахъ, отецъ СорНе вамъ ли л облазина спасеньемъ? [рини, Вознагради васъ Боже, такъ какъ л

Желала бы!.. о, мой спаситель! Соррини: Я христіанскій долгъ исполниль

только (ядеть и запираеть дверь).

Змилія: О возвратите поскорьй меня Родительскому дому... Мой отецъ Въ отчаяніи будеть, если онъ Узнаеть про ужасный этоть случай! Со мной гуляла мачеха моя Въ саду, и варугъ злодън ухватили Меня, связали, повлекли съ собою.— Окончите благодъянье ваше, Велите отвезти меня домой Какъ можно поскоръй... Что мой отецъ Подумаеть, что скажеть онъ? (Плачеть). Соррини: Эмилія, ты вся дрожишь, какъ

Теперь тебѣ домой отправиться. Теперь Ты такъ слаба... Нѣтъ, отдохня подолѣ здѣсъ, Побудь подолѣ у меня... зачѣмъ лишать Меня такого счастья?

Эмилія: Ради Бога! Я не могу остаться адёсь у васъ! Я не должна.

Соррини: Зачёмъ же ты не можения? Мой ангелъ, кто тебё мённаетъ День, два и три здёсь отдохнуть. Эмилія: День, два и три!

Соррини: Чему дивиться туть? Эмилія: Я васъ не понимаю.

Соррини: День, два, три, И болъе останешься ты эдъсь, И ежели понравится тебъ, [сторону). То можешь ты остаться въчно... то есть (въ

Пока ланиты не поблекнуть и глаза Не потеряють пламень свой волшебный, Эмилія: Отепъ Соррини!

Соррини: Да, я не шуде Ты тамъ была рабой—здъсь будень ты на-Мой домъ и все, что въ немъ—твое, [рицей А ты моя!

Эмилія: Какое право?

Соррини: Свам, Я спасъ тебя—вотъ право и довольно: Эмилія: Вы позабыли кто вы! какъ могу Я съ вами жить! что это значить? Соррини: Не горячись (держа ей руку), кра савица, любовь Не смотритъ на лъта своихъ печальныть

жертвъ.

Ты видинь, я быль правъ, когда сказаль. Что можетъ и старикъ любить.

Эмилія: Соррини! (вырываеть руку)
Оставь меня... Безчестный человікть.
Когда судьба меня случайно отдала
Во власть твою, ты оскверняень
Гостепріимство... Что ты хочень? Боже'
Спаси меня, снаси, святая Діва!..
Соррини: Скажу тебі, святых відісь н

Эмилія: Конечно, только демоны одни Кивуть съподобнымъ извергомъ... Но Богь Услышить вопль невинной дівушки! Соррини: Насъ опыть научаеть въ свъть Не упускать благопрілтный случай. Ну, поцелуй меня на первый разь! Эмилія (отворачивается дрожа): Такъ Во.

моя судьба! (Ему). Прочь, прочь, алодей! Соррини: Ты думасшь, что ты теперь цар. Въ моемъ дому? Нътъ, это будетъ посл Когда все сдълаешь, что и скажу, Когда въ мои объятья упадешь.
Эмилія: Въ твои объятья—пикогда!

Соррини: Послушай: Тебъ слова пустыя не помогуть. Да или нътъ-два слова могуть тольке Подъйствовать на сердце это; если Ты скажень да., то для тебя жъ пріятный А если изтъ... то берегись упрямства! Оно къ добру не доведеть; покорность Одна лишь облегчить твою судьбу... Но, впрочемъ, я не вижу твоего несчастья Любовь мою нельзя назвать несчастьем Умею я любить и награждать, И ни одна прекрасная въвина Не вырывалась изъ объятій, Когда почувствовала пламень груди Моей... Поварь, старикъ, такой какъ б, Любить умъетъ лучше юноши: Все опытность мой другъ...

Эмилія (посяб минутиаго молчанія): Знавалъ ли ты

Спокойствіе души, знаваль ли ты Надежду, радость... счастіе...

Всёмъ тёмъ, что ты знавалъ и не знавалъ, чему ты върилъ, отъ чего сградалъ, Всёмъ тёмъ, что страшно для души твоей, коль есть въ тебе душа безсовъстими злодьй, и заклинаю на колъняхъ... пощади! (Становится на колъна). О, пощади!... оставъ меня! и буду

Молчать о всемъ, что слышала: о всемъ, что знаю... только пощади меня!.. Не тронь моей невинности; за это Грфхи твои и самыя злодъйства Простить тебф Всевышній. Такъ, Соррини! но если ты... тогда умру я! и къ тебъ Придеть моя страдальческая тънь, и блёдною рукой отгонить сонъ... О, пощади!. клявусь молчать до гроба!

Соррини: Глупецъ, вто вфрить женскимъ объщаньямъ,

А пуще женской свромности—да, да!
Не все ль равно на нитку привизать
Медвъди и надъяться, что онъ
Не перерветъ ее, чтобы уйти;
Невольно проболтается языкъ твой...
Нътъ, и тенерь въ такомъ ужъ положеньи,
Что предо мною смерть или побъда
На волосъ висятъ... а такъ какъ, върно,
Я изберу побъду, а не смерть,
То всъ твои мольбы напрасны,
Эмилія...

- Эмилія: II такъ спастися нетёмъ. Соррини: Мнё кажется... (Плачетъ). Эмилія: Пошли мнё смерть, о Боже, А не безчестье. (Падлеть въ кресло и закрываеть дицо).

Не върю и, чтобъ дъвушка могла

Соррини: Все притворство это!

Съ упрамостью такою защищаться. (Хочеть у иси поцаловать руку, она ему даеть пощечину. Онъ, грозя зальцемь, съ тихою злостью говорить). Ты такова, сердитая давчонка!.. 0! о! и справаюсь, нъть, и не стерплю Такой обиды... отомщу... увидимъ... Теперь не жди себъ спасенья; Скоръе эти стъны всъ заплачуть, Чамъ я, твой стонъ услышавъ; такъ! скоръй. Скоръй земля разступится, чтобъ въ мигъ Испанію со мною поглотить, чъмъ сердце Мое разступится, чтобы впустить одно Лишь чувство сожальныя... ты увидишь, Каковъ Соррини!.. онъ просить умъеть, Умфетъ и приказывать какъ надо. (Она открываеть зицо и смотрить съ ужасомъ) Умею и кинжаль употребить При случат, чтобы заставить васъ, Сударыня, повиноваться мна. (Злобво). Ха! ха! ха! ха!. о, ты меня узнаень! Эй! вто тамъ?

(Сорряни отпираеть дверь; подходить въ ней: пдругь слишень шумъ и входить испанцы толнов)

Вы зачёмъ? Какая дерзосты 1-й испанецъ: Мы Пришли за награжденьемъ.

Соррини: За какимъ?

2-й испанецъ: А какъ же, разив ты намъ, патеръ, не велъль Дочь Алвареца увезги... пль позабыль?
Что? Видно только предъ услугой Твой кошелекъ открытъ издалека.

3-й испанецъ: А какъ достали мы твою Такъ тогчасъ объдняль? [красотку. Соррини: Бездъльники!

Соррини: Бездъльники (Броспеть боммой помемь золота). Теритина не было?...

Всѣ (беруть золото и ухолять):
Прощай, отець Соррини!
(онь уже не запираеть дверь).
Соррини: Эмилія! рѣшись же наконець...

Соррини: Эмила! ръпись же наконець...
Знилія (встаеть сь вресеть): Такъ ты ихъ
посылать мена похитить

О, верхъ злодъйства въ человътъ! я погибла. Погибла... пътъ надежды.

Соррини (насизнанно): Нъть надежды! (Береть се за руку)

Пойдемъ со мной, (цтауеть) мой другъ без-Такъ долго защищаться, плакать, [цтаный! Просить... чтобъ наконецъ признаться побъждениой!

Эмилія: Ты думаень, я вывесу позоръ свой? НЕТЬ, я умру, старикъ!..

Соррини (съ гордой умоблой): Старикъ!

Старикъ тебъ понажеть, что довольно Овъ пылокъ.

Онъ пылокъ.

Зимлія (сложнят рукв): Матерь Божія!
Ты не спасещь мена!... (ужель Соррини: Пойдемъ... пойдемъ...

Соррини: поправления по соррини уступиль Кому нибудь. О, я наединф. [ся руку). Не тогь, какимы кажуся вы людихь. (Кареть Эмилія: Оставь меня, твое прикосновенье, Какъ зараженнаго чумою, ядовито... Соррини (элобно): Попремь же, я пелю...

(Вдругъ стучитен вто-то въ дверь, оба останивливаются. Езушть отходить прочь; отворшется дверь: ченовъвъ, окутанный площена силиъ шлану, входить).

неизвъстный (онь входить быстро, потомы загибается). Впустите ради

Христа!. я такъ усталь! прошу Кусочка хлёба только. Здравствуйте, Пошли вамъ Богъ свое благословенье, Честный отець! и бъдный, бъдный стран инкъ.

Соррини (ил сторону): Не кстати онь пришель, зачемь его пустили? (Спринить зубами, Раздить).

Онт. полозрителенъ. (Ему). Садись... садись! Тебф велю тогчасъ подать вина и хлаба. Откуда ты вдешь? Кто ты?

Неизвъстный Я бъдный странникъ! Хопиль въ Ерусалимъ... иду назадъ... Усталь и голодень, иду домой ... Пока языкъ мой смерть не охладить, Вездъ тебя я буду прославлять, Кто бъ ни быль ты, гостепріимный. Соррини: Я испольяю только полгъ свой.

Неизвъстный: Долгъ? Немногіе тебь полобно мыслять. Благодарю!-и Богь тебя благодарить! Соррини (къ Эмиліи): Сестра! вели принесть

вина и хлаба... (Странвику). Живемъ съ сестрой мы вмаста (Видя, что Эмилія вейдеть-дрожить и подходить въ ней). Ступай! когда я говорю: иди! Неизвъстный (про себя): Меня ты не обманешь, крокодиль!

Соррини (грондо): Ступай же... Неизевстный: Стой!

> Соррини (испугавшись): Какъ! вто ты! Неизвъстный: Я... (сбрасываеть плаща съ себя и вынимаеть кинжаль).

Эмилія: Фернандо!.. Фернандо (береть бистро за руку Эмилю и уволить на другую сторону сцевы, становится предъ ней, держа ее одпой рукой): Теперь я требую съ тебя отвъта... Соррини: Кто ты? Фернандо не воскреснеть! Ты духъ иль человькъ?

Фернандо: Я тоть. Кто не бонтся адскихъ умысловъ, Кто можеть наказать тебя кинжаломъ. И чьи рука не дрогнеть предъ убійствомъ. Когда оно ее спасеть... отлай се.

(Схватываеть Соррини за горяс). Я ничего не жду на небесахъ, Я ничего не жду подъ небесами, Я мести душу подариль: не жди. Чтобъ и помедлилъ отослать Тебя туда, гдв ждеть судъ Божій Тебъ подобныхъ! Видишь этоть ножъ-Онъ надъ тобой. Оставь же добровольно Свой умысель.

Соррини: Но если ты убъешь меня, То все таки Эмилію нельзя Спасти: тебя не выпустять Отсюда слуги. Такъ пусти жъ меня! Я закричу... Фернандо (пускаеть его): Ты правъ: я не (Въ сторову) Ужели и боюсь увидеть провь? (Ему). Отдашь ли мит Эмилію?

Соррини: Итть, не отнамъ. (Подбъгаеть къ двери все ближе).

Фернандо: Отдашь! ты върно содрогнешься Предъ тъмъ, что я предпринялъ. А! Соррини! Она моя... и честь ея моя. Когда бъ ты даль мей тысячу міровъ

За оту дъвушку... л бъ ихъ отвергнуль веф Не принуждай меня, не принуждай Къ убійству.

498

497

Соррини: Не отдамъ ее Фернандо: Ты камень, но передъ монмъ от-Ты содрогненься. чалньемъ. Соррини: Нѣть!..

Фернандо: Соррини! Соррини, радко лишь прошу кого нибуль И на колвнахъ... но узнай сперва. Что тоть, предъ къмъ стоялъ я на коль-Не долго проживеть. Соррини (со ситхомъ): Опять за то же. Фернандо: Ты мить отданиь Эмилію, не то Я отниму... не доведи меня До этой крайности. Я ужь готовъ На все, я съ нею потерять готовъ И небо, чтобъ избавить оть твоихъ когтей Я не шутить пришель,.. О, слушай! слушай Въ последній разъ... отдай ее.

Соррини: Посмотримъ! (Бросвется въ дверь и зоветь на помощь). Сюда! сюда! сюда! разбой! эй, слуги! (Штиъ и прикъ за сценой), Эмилія (бросивъ томный взоръ): Фернандо...

Фернандо: Ну, все кончено! напрасно Желаль и крови не пролить, прощай, Мой другъ! (обиннаеть се) прощай! мы долго Съ тобою не увидимся (отворачивалсь)

И такъ ты хочень, чтобъ я быль убійца! Но и горжусь такою жертвой... кровь ся-Моя! она другого не обрызжеть... Безумецъ!.. какъ искать въ томъ сожальныя, О комъ самъ Богь ужъ не жалветь! Часъ билъ! часъ билъ!-послъдній способъ Удастся-или провы!.. нать, и судьба Не уступлю... хотя бы демонъ удивился Тому, чего я не могу не спълать.

(Эмилія устремляеть молящій взорь не него). (Во время этого разговора входять слуги Сорриніл и опъ; все съ оружіемъ).

Соррини: Посмотримъ, кто сильнъй изъ насъ!.. эй, слуги!... Фернандо: Узнай же влятву: мы стоимъ предъ

Живая или мертвая-она ГБогомъ... Моя... ТЫ ВИДИШЬ (ноказываеть кинжаль).

Эмилія: Ахъ! (свлоняеть голову на грудь Фернандо).

Соррини: Мена не настращаешы Мит мертвую не нужно... Слуги, эй! Охватите, бейте, ръжьте наглена! (Онъ самъ ващищень слугами)

Фернандо: Ин съ мъста! (Вев останавливаются). Соррини: Что же вы?

(Они опять хотять броситься). Фернандо: Ни съ мъста вы, рабы!.. (Соррани). Въ последній разъ, въ виду не-Отдашь ли мит ее? Гбесъ и ада, Эмилія (едва слышныть голосовъ):

Хоанитель, энгелт мой! спаси меня! Его сыскать намъ надо в веста Соррини: Живую не отдамъ!

что бъ ин было, Фернандо: О... такъ смотри сюща!

Прокольнаеть ей грудь; въ эту минуту вст вопажени: онт. подимаеть си трупь съ полу и упоражения связы толну удивленную. Слуги хотять броситься всица.).

Соприни (послі молчанья, остановнят слугь): Оставьте! иначе хочу я сдёлать. (Онь дрожить) (Ласть знакъ, чтобъ все ушли; уходять).

Какан дерзость!.. да! онъ миъ заплатитъ. я самъ въ опасности. Онъ можетъ, что можетъ онъ?.. Я золъ теперь, Какъ дънволъ... Отомщу жъ ему. Сорву железомъ ногти, испинаю Горячими щиппами, на гвоздяхъ Его ходить заставлю, мъдь кинящую Волью безумну въ горло и уньюсь, Упьюсь, какъ сладкимъ нектаромъ, Вто терзаньемъ, вздохами и визгомъ... Спапи съ меня личина скромности, Пускай узнають всы, по итальянень-Соорини, по его веселію и плескамъ, Когда Фернандо будеть издыхать Въ огив иль подъ ударомъ налача. Чамъ медлениви конецъ его придетъ, Тъмъ будеть счастіе мое полиъй. Овлевещу его; хоть самъ не вывернусь, Но все же и упьюсь его мученьемъ. 0 клевета, приди на помощь! никогда Такъ не нуждался я въ тебъ, пакъ нынъ; Дай тысячу мей жаль змінныхь, чтобъ Я могь облить врага холоднымъ идомъ Твоимъ... (ударяеть себя двумя пальцами нь добъ).

Мой плант почти готовъ... да, да... вотъ такъ... а тамъ, богиня Души моей, тебъ съ сихъ поръ я отдаю Себя... возьми! я твой-н за могилой! (Входить Доминиканець, пріятель Соррини). Доминиканецъ: Соррини, здравствуй!

Соррини: Здравствуй! истати ты при-Гшелъ. Домининанецъ: А что текое? Соррини: Я тебъ скажу

Сепчаст.

Домининанецъ: Должно быть, ты узналъ Пристанище богатаго жида Или, что все равно, еретика. Веселье на лицъ твоемъ блистаетъ! Такъ точно, ревностный служитель въры, й отгадаль, это хочешь ты сказать. Соррини: Ты отгадалъ. Знавалъ яп прежде Ты Дона Алвареца; у него Воспитывался юноша Фернандо... Онъ еретикъ! онъ върить Лютеру И чтить его! мегодия онъ убилъ Дочь Алварена въ домъ у меня. Я спась ее оть хищниковъ, но, Боже! Не могь спасти оть остраго винжала!

на казнь преступника двойного Онъ трупъ несчастной дъвушки Понесъ съ собой!.. да! и его найду; Я по следамъ его пойду провавымъ, .... «тио итить онисиж II.

Доминиканецъ: Конечно! да, кажется, я на дорогъ встрътиль Убійцу... но случайно не зав'єтиль Что несъ онъ мертвую: такъ быстро Онъ шель!.. такъ страшенъ онъ казален! Соррини (после минуты валумчивости): јай руку мић! планусь быть за одно ... Домининанецъ (протягиваеть руку): Возьми съ меей рукою объщанье. Соррини: Быть за одно во всякомъ случаъ! Домининанецъ (винувъ боязличий и подозрательный раглядъ): А развъ ты виновенъ въ чемъ нибудь?

Соррини: Изтъ! изтъ! реда знасшь ты: мы вачно правы.

Ломиниканецъ: Брось пічтки! ты туть не виновенъ?

Соррини: НАТЪ! пЪТЪ! но если бъ даже былъ Доминиканецъ: Безъ если, просто

Бакъ съ другомъ говори... Соррини: Ла пъты!

Ломининанець: Простье!

Скажи: невиненъ ты?

Соррини: Какъ толубы Домининанецъ (ст. коварной улибкой): Воть такъ! ха! ха! ха! давай бумаги; За друга всемъ готовъ, душой и тъломъ. Пожертвовать. А еретикъ Фернандо Погръется у пасъ, пока Охолодаеть прахъ его проглятый. (Селится и береть перо съ бумагой).

Я напишу, какт ты мит говориль, А тамъ и въ судъ съ убійственной бумагой! Уменъ быль тотъ, кто изобръль письмо. Перо терзаеть иногда сильнъе, Чемъ пытка! Чтобы уничтожить парство-Движенія пера довольно; даже рай Даетъ перо отца святого наны; Ты въришь въ эту власть? Соррини: Бакъ въ добродътель!

Домининанецъ: И такъ начну писать и свой доносъ. (Пачинаеть инсать).

Соррини (пока онь пишеть, подходить въ місту. гда убита Эмилія; глал виняв): На этомъ мъстъ провь са тепла! Вотъ пятна: воть одно, другое! Впервые мна на провы глядать ужасно, Впервые сердце быется и трепещегь, И волосы невольно дыбомъ Встають при мысли объ убійствъ!-Жальть ли мит Эмилію? Да что жь? Встмъ делжно умереть!.. но если тънь Еп предстанеть мих во мглк ночной, Какъ говорила дава; сели я

Преследуемъ, терзаемъ буду
Ка рукой холодною повсюду,
Какъ совестью матежной; если
Кроваеое пятно и день и ночь [сл?..
Глазамъ безсоннымъ станетъ представлятьКакъ? И боюсь? Соррини сталъ бояться?
Кого? себя!.. стыдися... нетъ теней,
Иетъ призраковъ; могила слишкомъ крешко
Свою добычу держить, чтобъ она
Могла исторгнуться изъ рукъ ел сырыхъ.
Но совесть!.. совесть вздоръ, однако жъ...
Какъ, Соррини,

Ты совъсти боннься, и давно ль? (удариеть ногой въ вемлю).

Я презираю эту кровь, какъ совъсть. Доминиканецъ: Доносъ готовъ.

Соррини (подписываеть): Я подписалъ. Доминиканецъ: И я

Соррини: Идемъ!

Домининанецъ: Ужель доносъ подать бо-Товарищъ, ты дрожншь? [ишься?

Соррини: Отъ радости (береть шляпу и Вотъ все мое оружіе, пойдемы. [плащь). Домининанецъ: И горе

Врагамъ закона нашего и нашимъ! Пощацы истъ! клинемси.

Соррини: Нѣтъ пощады! Какое же мученіе избрать, Чтобы мой еретикъ почувствоваль Всю тягость нашихъ рукъ, всю тягость Закона для отступника, не сжечь ли? Опъ оскорбилъ законъ, онъ осквернилъ мой

Доминиканецъ: Нѣтъ, четвертить. [домъ. Соррини: Свинца кипящаго Ему влить въ горло.

Доминиканецъ: Или на гвоздяхъ Его заставить спать.

Соррини: О, еслибъ онъ имѣлъ Сто жизней, я бы каждую инымъ, Ужаснѣйшимъ терзаньемъ истощилъ... Однако цѣль моя достигнута... (Потираеть ру-

Доминиканецъ: Пойдемъ!
И съ помощью святого Доминика

Еретика безъ жизни въ прахъ повергнемъ! (Уходить въ радости).

### ДВЙСТВІЕ ПЯТОЕ. СПЕНА 1.

Домі Алвареца. Столь. Свіча на столі.

Алварець (свідить у стола):

И такъ, она біжала отъ меня
Съ Фернандо... убіжала съ негоднемъ.
Донна Марія: Какъ я тебі сегодня объяснила;
Зачёмъ ты не хотіль позволить ей
За этого бродягу выйдти замужь?

Алварець: Такъ не хочу же плакать объ неНеблагодарной. годной,
Донна Марія (ваемішляво): Плачь, ніть,

плачь!

Объ дочери такой нельзя не плакать!

Алварецъ: И какъ она была привязана во
Донна Марія: Да, это видно!

Алварецъ: Гдѣ туть стыяз?

Покрыть сёдые волосы отца
Безчестьемъ, посмъяться надъ отцомъ,
Любовницею быть бездомнаго бродяги,
Въ такихъ лътахъ... А, это слишкомъ много!
Нътъ!.. ввъри благородиъй! ввъри лучше!
Донна Марія: Побереги себя!..

Алварецъ: Пускай она съ Фернавдо, Какъ нищая подъ окнами блуждаетъ. Я отвергаю отъ себя се! Эмилія не дочь мнк: пусть она Найдетъ отца себф другого; я отвергнулъ Безстыдную отъ сердца своего. Когда бъ она пришла къ моимъ дверамъ, Усталан, голоднан, кудая Какъ смерть, когда бъ она просила Кусочка хлъба у менл, и этого Я бъ не далъ ей; пускай она умретъ На обезчещенномъ моемъ поротъ. Донна Марія: Ты боленъ, другъ, не хочешъ ли придечь?

Алварецъ: Такъ! мий покой необходимъ то-Я чувствую, что я совсимъ разстроенъ. [перь; Донна Марія (въ сторону): Въдиякъ въдь точно несь измученъ

Алварецъ: Боже

Зачёмъ ты даль мий дочь, зачёмъ послаль Ты съ ней безчестье на главу мою? О, накажи ее, прошу тебя... Молю тебя... Изъ древняго семейства И такъ бажать съ Фернандо! нынй вижу. Я воскормилъ змию въ своемъ дому... (Ухидить).

Донна Марія: Что дівласть теперь любезный Соррини?—вірно онъ ужь сорваль (патерь Цвітокъ невинности и наслажденья!... Пришлеть ли онъ еще подарокъ мят, Его сотрудниців!... Конечно, онъ пришлеть... Мить кажется, что начинаю я жальть о бідной жертвів сластолюбья! А я была відь главною причиной.... О, совість, для чего терзать меня не кетати? Прежде бы терзала: Теперь помочь едва ли могуть люди. (Отярьваеть ящикъ стола и винимаеть подарки Соррьнія; смотрить на вихъ и кладеть на місто опять).

НЕТЬ, не могу и видкть этоть жемчугь И камни дорогіе!—руки, нальцы Мои дрожать, когда и ихъ держу; Какан-то невидиман сила Весь этоть жемчугь превращаеть въ слезь; Прочь! прочь!.. (Кладеть въ ящикь). Какъ могъ мени прельстить

Какъ могъ меня прельство Подобный гадкій жемчугь?.. Совъсть, ты Не хочешь покидать моей души?... Зачъмъ теперь? Что пользы для тебя?-



Фернандо (вынимая кинжаль). Приди на помощь Вторично, мой кинжаль...

Угодины святые, помогите!
Молитвою, постомъ, богатымъ подаяньемъ
Загладить и хочу проступокъ свой,
Динь дайте сонъ мить, дайте мит покой!
(Входить Алиаредь встревоженный).

Алварецъ: Жена, послушай! здъсь блуждаютъ тънц;

Мит нажется... сейчась я видьль что-то, Я слышаль голось... голось мет знаномый... Мит пурно... (Садится).

Донна Марія: Успокойся, другь мой! Гдв твин? твией не бывало здвеь! Твоп печаль, твое воображенье, Быть можеть, эти призраки рождаеть. [воды! Алварець: Мий дурно... (зволить) эй! слуга! (Слуга входить).

Воды!.. поль можно поскоріє. (уходить слуга)-Лієна! а гозорю, здісь бродать тінні; Ужель ты не слыхала голось томный? Ужель ты не могла примітить ихъ? Донна Марія: Твои глаза оть слезь устали!

Алварецъ: Какъ? Ибтъ: я не плакалъ и не стану плакать!.. Я проклинаю дочь свою.

(Слуга приносить ставань; онь пьегь; слуга уходить).

Донна Марія (въ сгорсиу): Мий сграшно!... Кеть мертвены, есть тани, говорять Ученые монахи... ны должны Имъ върять... это право страшно! Алварець: Пу, если умерла Эмилія... Ну, если въ эту самую минуту Ка душа разсгалась съ нею... если... Донна Марія: Что говорить онъ?.. Небо!

Алварець: Нъть! за гробомъ Произите отцовское не тронегь; за гробомъ есть другой отець... прощаю тебя, когда тебя не будеть Между живыхъ... пусть тънь твоя не бродить вокругъ меня, не отгоняеть сонъ Отъ глазъ монхъ, пусть ужасъ не подыметь Съдые волосы, попрытые тобою отыдомъ и поношеньемъ—нъть!.. въ могилъ проклятіе отцовское не тронеть! Тамъ есть другой судья... прощаю, Прощаю, дочь мон... о небо!

(Отврывается дверь пастежь съ шумомъ; является Фернандо, держа трупъ Эмелін. Старнат вскакаваеть; ужаст по вскут лицахъ);

Донна Марія: Ахъ!., все пропадо! (Бросвется въ другую компату).

Алварецъ! Что такое значить?... (Фермандо кладеть тело на стуль).

Чья провь? Чье это тьло? (Фериандо стоить надь нею мрачень). Кто она? Кто ты?

Фернандо: Я дочь тебъ принесъ.

Алварецъ: Эмиліп!.. мертва!..

Фернандо: Мертва! Алварець: Такъ ты ел убійца? Алеарець: Такъ ты!. о, если об я имета довольно силы. Чтобъ растерать тебя! ты, похититель, Убійца!... и съ такой холедностью Принесь сюда... о, милое созданье! Дочь! дочь мол! и провь си течеть... И а!...

Фернандо: Неправда зи она прекрасна Алсарецъ: Чего ты ждешь? Ступай хоть въ

Но прочь отъ глазъ монхъ, убійна провь ез Пона ты здась, течи не перестанеть... О, если бы не слабъ и бызъ... прочь, демонъ прочь, прочь, прочь, прочь, прочь, прочь отъ дочери ноей!

пилея Фернандо: И здась остаться

Ръшился.

Алварецъ: Ты ръшился? Фернандо: Да! въ живых:

Она была твоп... теперь мол. Геройскимъ преступленьемъ а купилъ Кровавый этотъ трупъ... онъ мой... Смогри На эти блёдныя черты и отрежись Отъ дочери...

Алварецъ: Такъ подожди ты скоро Меня увидиць!, Тигръ, зиъя коварства. Я средство отыну тебъ отистить... Я пиквизицію на помощь призову.

Фернандо: Кто не боллея увичтожить это (DOESSHOUT BE TOYEL). Того вичто не испугаеть вы мірь ... (Алеарень убытаеть и запираеть двери за собой Овъ заперъ двери! ха! ха! ха! прекрасно! Старикъ, исполниль ты мое желанье! Я съ нею быть хочу наединь. Какъ съ пругомъ... Лухи тишины! Вы будете свидътелин свадыйы Моей... Здась и изинусь любить Ее одну, что-бъ ин было... Вы, станы, Смотрите на Эмизію мою II плачьте, если можете вы плакаты! Бладна! бладна!-мертва!.. (Броспется въ ногамъ си и изметь. Мозчаніе). Ты мит простипь? Неправда ля, мой ангель: И спасъ тебя!. смотрите-улыбнулась! Улыбкой смерти, следвою улыбной! (Береть за руку). Рука ен вакъ ледъ! (пъзуеть руку) позноль попълскить? О, какъ пріатно мертвыхъ пъловать...

Что, ежели отражу и косму Волось и съ ней умру, не легче за будета. Терпата последній мученьи тала? (миж (Отражнавать косму волось панкаложь).

Залогь ел любви!

Какъ и великъ! Пожертвовать собой, своей душой, Пожертвовать такимъ созданьемъ, чтобъ Освободить Эмплио, хоть въчно

Я не увижусь съ ней .. одинъ, одинъ, Какъ жилъ, такъ и умрешь, Фернандо. Зачемъ же небо довело меня По этого? Богъ зналь заранъ все, Зачаль же онъ не удержаль судьбы?.. Онъ не хотъль!.. (Молчаніе).

!nicame Теперь, какъ прежде, всеми ты забыта, Но я съ тобой... (Подходить ближе).

Кровь на групи засохла!. И предадутъ ее сырой земль; Глаза, волшебныя уста, къ которымъ Мой дерзкій взоръ прикованъ быль такъ ча-И грудь, и эти длинныя расницы (сто. Песокъ засынлеть; червь переползеть безъ Недвижное, безцвътное, сырое, Холодное чело... Никто и не помыслить Объ томъ... И можеть быть надъ той Могилой проклянуть мое названье, Гдф будеть гнить все, что любиль я въ жизни... О, л тебя навъки потерялъ! Рай не отдасть божественный твой образъ Душѣ моей; я навсегда простился Съ тобой, когда ударъ судьбы свершился! Я самъ разрушилъ... самъ отвергнулъ, самъ Свою надежду уничтожилъ... О, прощай! Прощай! прощай! ты, спящій ангель!... Бледна! бледна!.. Мертва...

(Шумъ за дверями и голоса, но Фернандо стоить съ повикшей головой и вичего не саншита. Вхолять служители инквизиціи съ начальникомъ и веревками и прочими приготовленіями).

Начальникъ Онъ здѣсь-Фернандо нашъ воз-!йыннысбои Завсь еретикъ! схватите поскоръй!

«Подходять, беруть, онь педвижимъ, ничего пе Свяжите руки. Чувствуеть)

Фернандо (какъ отъ спа): Что вамъ надобно?

Начальникъ: Ты на кострѣ пылающемъ уви-Что хочеть инквизиція святая, дини.

Фернандо: За что? Начальникъ: Мы не привыкли отвъчать, за что!..

Фернандо: Я не дамся (вирывается).

Начальникъ: Мы увидимъ!..

Фернандо: Кто хочеть жить? Начальникъ: Я знаю: ты не хочешь. Вотъ для чего пришли мы за тобой. Фернандо: Не думайте, что я боюся вась: Я не хочу оставить этотъ трупъ!, Прочь отъ меня: своимъ присутствіемъ Вы оскверните это м'ясто; посмотрите; Она святьй, чъмъ всё святые ваши! Своею кровію она купила рай, А ваши-кровію другихъ мечтають Его купить... Прочь! прочь отсюда! Начальнинъ: Я не люблю пустое толковать, (Къ Фериандо): Ты долженъ умереть, мой Схватите же его!

Фернандо (вынимаеть кинжаль): Приди на помощь. Вторично, мой кинжаль... Кто будеть первый? (Они отступають).

594

505

Никто!.. Да сколько васъ?.. Ужель одина. Такъ страшенъ! други... Начальникъ (своимъ): Что намъ торопиться Онъ не уйдеть отъ нашихъ рукъ навърна Пускай придеть отецъ Соррини самъ; Онъ насъ присладъ... пусть онъ съ нимъ спра-

А изъ чего намъ жертвовать собой! [вител-(Становится у двери).

Фернандо: Что, если брошусь и на пихъ какъ тигръ.

И вежхъ въ крови къ ногамъ своимъ по-

Но нать - зачамъ лининъ ихъбренной жизни. Зачемь лишить тоге, что имъ безценно... Я здась одинь... весь міръ противъ мена!. Весь міръ противъ меня: какъ я великъ! (Входить Доминиканець съ бумагою нь рукать). Доминиканецъ: Фернандо!

Фернандо: Что?

Доминиканецъ: Противъ тебя доносъ Фернандо: Немудрено!

Доминиканецъ: И судъ ужъ подтвердиль, Чтобъ взять тебя.

Фернандо: Гдв судъ въ Испаніво Есть сборище разбойниковъ!..

Доминиканецъ: А ты. Ты не разбойникъ?

Фернандо: Нать.

Доминиканецъ (показавъ трупъ): А это что? Фернандо: Я спасъ ее! она меня любила, Любила!.. О, знавалъ ли ты любовь? Нать, не знаваль!.. какъ воскъбыты раста-Взглянувъ на эти бледныя черты! Гяль, Она меня любила! какъ еще любила!.. Домининанецъ: Не о любви пришелъ я гово-Ты обвиненъ, что вършнь Лютеру И всемъ еретикамъ; вотъ для чего Пришли мы взять тебя, мой другъ! Ты въришь въ Лютера?

Фернандо: Какъ странно: Безъ пытки спрациваеть онъ мена! Я върю, что есть Богь.

Доминиканецъ: Что пана Намъстникъ Бога?

Фернандо: Кто его поставиль?

Доминиканецъ: Такъ ты не вършиь? Фернандо: Развъ Богъ вельдь Вамъ жечь людей?

Всь (кричать): Онъ еретикъ! онъ ере-THEB!

Домининанецъ (къ пругимъ): Зачёмъ его вы Начальникъ: Не сладили, Гтотчасъ не связали, Домининанецъ: Такъ смель онъ защищаться?

Фернандо: Я это знаю! Фернандо: Издохни!

Я это зналъ давно... и ты умрешь! 0, не хвались своей минутной властью! Воть образъ смерти! (повазавия на Эмилю) Если рокъ Эмилію

Не пощадиль, то пощадить ли вась? Домининанецъ: Ты слышалъ приговоръ, и тавъ спавайся!...

Соррани входить и крадется дальше оть Ферпандо).

Фернандо: Соррини, здравствуй! върно ты при-Последній мигь страдальца усладить! [шель не бойся! я тебѣ не сдълаю Вреда: и прежнее забылъ. Я совершилъ свос. Предоставляю Тебя раскаянью и совъсти. Не въчно спять они; граница есть Всему... но полно ужь объ этомы Соррини: Глупент, ты смаеть угрожать? Фернандо: Соррини!

Ты побъдилъ; но просьба есть одна: Исполни, . если ты ее исполнишь, То на костръ я буду за тебя Молиться; въ лютой пыткт буду имя Koe? Твое благословлять. Соррини (съ улыблой): Скажи мић, что та-(Насмешливо). Скажи мнф, если только можно!...

Фернандо (вынимаеть восу Эмиліи): Ты видишь этогъ черный пукъ волось!

Пускай они горать со мной; сегодня И ихъ отразаль съ головы ся

(указывая на тело Эмилін). Предъ смертью не снимайте ихъ съ меня, Они вамъ не мъщають.

Соррини: Нать, нельзя!

Пикакъ нельзл.

Фернандо. Последняя мольба! (Спрежещеть зубами).

Поварь меть, эти волосы накакъ Тебъ не помъщають слышать крики Мон, которые жельзо пытки Исторгнеть!..

Соррини: Наты никакъ нельзя!.. Ихъ видъ твои страданья облегчить, Но этого не хочеть судъ. Фернандо: Соррини!

Ты хочешь...

Соррини: Я хочу, чтобъ ты повпно-Бался! Саужители! еретика схватите Сейчасъ, и волосы изъ рукъ его Нечистыхъ вырвите; канатами свяжите Преступника! онъ слыпаль приговоръ, И глупо мышкать... (Въ сторону). Ты заплатишь миь;

Узнаень, что Соррини метить не хуже Гебл умъетъ; впрочемъ, мы виновны оба; А кто взяль верхъ, тому и слава! (Въ это время всв приблизимись къ ферпандо, по опъ отгаленваеть одного ближайшаго, бросается на Соррини и ранить его га руку).

Соррини: (который ушаль оть удара, встаеть)-Помогите!

Фернандо (тихо и мрачно): Живъ Соррини: Я шивъ. Чтобъ насладиться муками твоими!

Доминикансцъ: Переважите руку! (Перевази-Фернандо: Нынъ вижу, Что не исполниль ты свое предназначенье И мъру всъхъ твоихъ злодъйствъ. Творецъ Свидътель миъ: хотъль очистить землю и Отъ звъря этого... Презрънный человъкъ!

Онъ отвратительнъе для меня, Чемъ все орудья пытки (бросаеть кивжаль

на вемлю). Прочь, невърныл Металлъ! ты мнъ служиль какъ люди: Помогъ убить невинность, притупился О грудь злодья... (топчеть) прочь, измынивы! (Види, что кинжаль не въ рукахъ его, брозаются всь на него, схватывають и связанають руки).

Домининанецъ: Теперь онъ безопасенъ [намъ! схватите, Соррини: Какъ мы мънкаемъ!-О, сердне

Мое трепещеть, хочеть увидать Огонь, гдв этогь еретикъ погибнеть Во имя Бога! дъти! ну, ступайте! [прънче! Начальникъ: Чтобъ онъ не вырвался! держите Фернандо: Не бойтесь! я не стану вырываться.

(Насмещанео) Кто отослать хотель на небеса Такого ангела (показывая на Сорринія), За-[служиваеть тоть Ужаснъйшую казны!..

Моисей (за дверью): Впустите поскоръе! (вбъгаеть въ отчанныя).

Мой сынъ! Фернандо! гдь онъ? гдь онъ? гдь Фернандо, гы мой сынь! недавно я [онъ? Узналъ-раввинъ мит объявилъ. - Что едъ-Нашелъ... и вновь теряю навсегда! [лаль ты? Мой сынъ! мой сынъ! о, небо!

Фернандо (вздрагнваеть): Я твой сынъ? (Мол-

Старикъ... неправда! говори: неправда! Что пользы вив найти отца въ подобный

Старикъ... ты обманулся! я не сынъ твой; Никто не требуй больше оть меня любия! Моисей: Нътъ, я тебя спасу! (Бросается въ погамь Соррани). О, господинъ!

Я сожальныя не прошу у христіань; Я знаю, господинъ, его проступовъ! Но вся мон казна-твол! (Обнимаеть кольна).

Воть эдёсь червонцы!.: (Вынимаеть ма-Спаси его! позволь ему бъжать! Онъ сынъ мой!.. за него и все отдамъ. Фернандо: Встань! встань! не унижай себя

Будь гордь какъ л-иль ты не мой отець! Вставь-и учися ненавидить презирая.

Менсей (на кольнахъ): Возьми мое богатство, Перелъ тобой!.. я дочь еще имъю!.. [все оно... Фернандо: Старикъ, молчи! когда бъ я не былъ Я бъ реть тебѣ зажаль... Связанъ,

Монсей: Помилуй!.. (Обиммаеть польна). Соррини: НЪТЪ!

Моисей: На вазнь?.. Соррики: Лу, что жъ?

Начальникъ (одному взъ служителей): Иди

Фернандо (въ Моисею в Эмилів). Прошайте.

Соррини (Монсеко): Ну, что жъ ты? (Его уве-

Моксей: Увели!.. нельзя ль помочь!

Соррини (береть изшокъ съ деньгами): Попробую! всв средства не исчезан: Въ судъ имкю я довольно власти. Да ты еврей - эга!., зачемъ ты здёсь? (сив-О погоди! я и съ тобою справлюсь. (Уходить). Монсей: Ушель!- и деньги взяль, и сына

Оставиль съ мрачною угрозой!.. О, Творецъ! О, Богь Ерусалика!—и терпълъ-Но и отепъ!-Дочь лишена разсудна, Сывъ на краю позорныя могилы, Иманіе потеряно... О, Боже! Боже! Нътъ! Аврааму было легче-самому На Исаака ножъ поднять, чемъ мнф!... Рвись, сердце, рвись, прошу тебя... и вы Долой, густые волосы, чтобъ громъ Небесъ разилъ открытое чело! (Рветь волосы). Сынъ! дочь! имфніе! червовцы!

Все, все (ломая руки) потеряно на въкъ! (Входять два человька съ посилкими). O rope! rope mat! o rope! rope! (Жидь убъгаеть). (Два челована съ удивлен емъ глядать).

1-й гробовщикъ:Вездъ одно отчаянье да казни; Конечно, этотъ человать не мало Ималь несчастья (показывая на дверь, пуда ушель Монсей).

2-й грсбовщикъ: Да! какъ волосы онъ рвалъ! 1-й гробовщикъ: Онъ жидъ; однако жъ него

2-й гробовщ къ: Примътилъли, когда насъ Донъ Алварецъ за тъломъ дочери, [посылаль Какъ онъ една держался на ногахъ И крупная слеза катилась по щекъ?

1-й гробовщикъ: Да! это приключенье за-Весь городъ!

2-й гробовщинъ (съ помощью другого влидеть на посилки твло Эмили): Миръ душъ твоей, дъвица!..

і-й гробовщикъ: Ей пышные готовять по-Я слышаль. хороны,

2-й гробовщикъ: Ботъ чего ве понимаю-Не все ль равно усопшему: въ парчъ Или въ холсть онъ будеть събденъ червемъ? :-й гробовщикъ: Такъ привито.

2-й гробовщикъ (обенван покрываломъ тем, на носилкахъ, чтобы опо не упадо

Вотъ брачная постель твол, [прасна! Красавица! (Молчаніе). Куда была она пре-Хоть я привыкъ къ такимъ работамъ, а телен. Миф какъ-то жалко, какъ-то тяжело На сердцѣ (подымаеть посылки ст Эмиліев).

1-й гробовщинъ: Полно туть болгать, За

Пойдемъ... Вотъ такъ! смогри, держать ровите (Уносять тыо).

сцена и.

Улица въ городъ близко жилища Алвареда; народъ 1-й испанецъ: А! здравствуй! добрый день! Ты Печальную исторію Фернандо? (слышаль ди 2-й испанець: Онъ въ городъ приведень сегодня, взять

Въ тюрьму; ужъ судъ надънимъ оконченъ, Костеръ стоить готовъ-я видъль санъ: У насъ не любять очень долго машкать. Когда какой нибудь монахъ обижень-Сейчасъ сожгутъ, хотя не виноватъ, 3-й кспанець: Однако же Фернандо виновить Онъ бъдную Эмилію заръзаль, Жестокосердый!.. пътъ, пускай горить онъ! 4-й испанецъ: Онъ смерть предпочиталъ позорной жизни

И думаль сдълать ей добро, не зло. 2-й ислажецъ: Народъ валитъ толпой, чтобъ посмотрѣть,

Какъ умираетъ человъкъ. (Показывал на толяу) Кто скажеть.

Что эти люди сами смертные? Сара (за сценой): О помогите удержать ее! (Ноэми входить съ растренанными волосами, в за нею Сара).

До самаго до города она Все такъ бъжала... и измучилась! Ноэми! ахъ! она сошла съ ума. [мой брагъ! Ноэми: Пусти меня!., мой брать! мой брать! Буда ты?.. и теби люблю, люблю такъ нъжно! Законъ-тпранъ! Бакой уродливый И гадкій видь!.. дай руку мвь!- о выть! Какъ? эти пальцы нахнуть смертью! Отдайте ожерелье мив назадъ... Мой брать! мой брать! мой брать! Я знала, онъ погибнетъ, Сара. Пойдемъ домой. (Сара береть ее за руку).

НЪТЪ! ТАКЪ Я НО ХОЧУ! (Бросается па О, люди добрые! скажите мий, Гав брать мой?

2-й испанецъ: Ето она?

Сара: Ахъ!.. сжальтесь!

Вы видите она сошла съ ума, Никто ее не можеть удержать... 2-й испанецъ: Когда бы всъ жиды съ умл сошлн.

Какъ эта дъвушка: намъ было бъ лучие. Ноэми: Гдъ братъ мой?

дъй испанецъ: Ейдная еврейка! [мой отецъ ноэми (вставт): Вы думали, что я бъдна; но Стопрать богаче вась — и въ столько жъ Вы дукали, что долго буду и Стоять предъ вами на кольнахъ-такъ ошис-Я буду пъть, плисать и веселиться! [лись] (Обтираеть глаза).

Прочы! прочь, вы, слезы! вы лжены! Не плакать я хочу, но веселиться! Прочь, слезы! мой отецъ богатъ... (Стоветь). Сага: Что говорить она? Есе бредить! Мы бионые еврен!.,

2-й испанецъ (глядя на Ноэми): Какъ жалка! Ноэми: Тать онъ?

Пылаеть небо, люди гибнуть, Земля трепещетъ... тамъ въ огвъ, въ огнъ Мой брать! мой брать! Я не пойду къ нему!...

Сара: Что ты дълаешь?

Великій Боже! образумь ее! 5-й кспанецъ (вотгаеть): Все кончилось! я быль въ судъ; Фернандо

Ведуть на казнь, его пытали долго, Вопросы дълали-онъ все молчалъ: ни слова Они не вырвали у гордаго Фернандо, II скоро мы увидимъ дымъ и иламя. 2-й испанецъ: Пойдемте посмотряль на казнь Фернандо.

(Накоторые идуть. Народа толинтся череза улицу). Нозми: Чья казнь? (упадаеть на землю). Я слышала, Фернандо! (тихо)

Мой брать, что жъ? смъйтесь-казнь и смерть? Какъ это больно! (Группа составляется вокругь ne»). Capa. Honornie en! Воды! я заклинаю Богомъ, помогите! сстановится на колтив возят).

Она еще тепла... о демоны, не люди! Что я могу безсильная старука? О помогите, помогите ей! 6-й испанецъ (сухо): Жидовка умереть одна не можеть?

Пускай она издохнеть! И Фернандо, Какъ говоратъ, былъ сынъ жида.

Сата: Онъ сынъ Но правней мъръ человъва-ты же камены! Проклятье на тебя, кто бъ на быль ты! (Сплонинсь къ Нозии).

Ноэми! ты оставить хочень васъ? Ужасная судьба отца: и дочь, и сына Въ одну минуту потерить!

Ноэми (тихо): Фернандо! (Молодой человыкь изы толим нодходить ближе). 7-й испанецъ: Прелестныя черты! когда бъ печаль

И смерть не истощили ихъ Брасы до половины. - что ва бладисеты! (Сара береть ее за руку и вырагиваеть).

Свинцу подобны сдълалися губы,

(Посатдияя четверка подавиной руковиси утра-

# 1834-1835.

# Маскарадъ.

AFAMA BE VETEPENE ASSOCIANTE, BE CHRANE.

Масна

1 грони.

Гости

Чиновникъ.

Слапители и

служании.

### дъйствующия лица:

Арбенинъ, Енгепій Александровичъ. Нина, жена его. Князь Зетзанчъ. Баронесса Штраль. Казаринъ, Авапасій Павловичь. Шприхъ, Адамъ Пстровичь.

ДЪЙСТВІЕ ПЕРВОЕ.

СПЕНА ПЕРВАН.

Выходъ первый

Игроми, инязь Звъздичъ, Казаринъ и Шприхъ (За столома мечуть бинка и понтарують. Кругома CTUSTE).

1-й понтеръ: Иванъ Ильнчъ, позвольте мнъ [поставить. ванисметь: Папольте

1-и понтеръ. Сто рублей. Балкометь: Идеть.

2-й понтеръ: Ну, добрый путь. 3-й понтеръ: Вамъ надо счастіе поправить, А семпелями плохо... 4-й понтерь: Надо гнуть.

3-й понтеръ: Пусти. 2-й понтеръ. На все?.. Ифтъ, жжется!

4-й повтеръ: Послушай, милый другъ: кто нынече не гнется, Ни до чего тотъ не добъется.

3-й понтеръ (тихо первому): Смотри во всъ Киязь Звъздичъ. Ва-банкъ! 2-й понтеръ Эй, князь!

Гикев только портить крокь-играйте не

Киязь: На этотъ разъ оставьте хоть совъты. Банкометъ: Убита.

Князь Чортъ возьми! Банкометь: Позвольте получить. 2-й понтеръ (пасмашино): Я вижу, вы въ пылу готовы все спустить! Что стоять ваши эполеты?

Князь: Я съ честью ихъ посталъ, и вамъ ихъ не купить. 2-й понтеръ (сквозь зубы, ухоля): Спромнъй

бы напо быть Съ такимъ несчастіемъ и въ ваши льты. (Князь, выпивъ стаканъ лимонада, садится къ сторонв и задумывается).

Шприхъ (подходить съ участиемъ): Не нужно ль денегъ, князь?.. Я тотчасъ помогу: Проценты вздорные... а ждать сто лътъ могу. (Клязь холодно вланяется и створачивается. Шприхъ съ неудовольствіемъ уходить).

#### Выходъ второй.

Арбенинъ и прочів (Арбенинъ входить, кланяется, водходя въ столу, потомъ дъласть изкоторые знави в отходить съ Казариными).

Арбенинъ: Ну, что? ужъ ты не мечешь-а, Казаринъ?

Казаринъ: Смотрю, братъ, на другихъ. А ты, любезитлий, женать, богать, сталь И позабыль товарищей своихъ! [баринъ. Арбенинъ: Да, и давно ужъ не былъ съ вами. Казаринъ: Ивлами завять все? Арбенинъ: Любовью... не дъзами.

Казаринъ: Съ женой по баламъ? Арбенинъ: НЪТЪ.

Казаринъ: Играешь? Арбенинъ: Патъ... утихъ!

Но зайсь есть новые. Кто это франтикъ? Казаринъ: Шприхъ. Адамъ Петровичъ!.. Я васъ познакомлю ра-

(Ширихъ подходить и вланяется). Воть здась прінтель мой, рекомендую вамъ-Арбенинъ.

Шприхъ: Я васъ знаю.

Арбенинъ: Помнится, что намъ

Встрачаться не случалось.

Шприхъ: По разсказамъ-И столько я о васъ слыхаль того-сего, Что познакомиться давнымъ-давно желаю. Арбенинъ: Про васъ и не слыхалъ, къ несчастью, вичего:

Но многое отъ васъ, конечно, и узнаю. (Раскланиваются опять. Шоркхъ, скорчивъ вислую мину, уходить).

Онъ мнъ не правител. Видаль я много рожъ. А этакой не выдумать нарочно:

Улыбка злобная, глаза-стеклярусъ точно, Взглянуть-не человъкъ; а съ чортомъ не похожъ.

Казаринъ: Эхъ, братецъ мой, что видъ наружный?

Пусть будеть хоть самъ чорть... да человъкъ Лишь адресуйсн-одолжить. [онъ нужный. Какой онъ наців - сказать не знаю смелос На ветхъ языкахъ говорить-

Върнъй всего, что жидъ. Со всеми онъ знакомъ, везде ему есть пело Все помнить, знаеть все, въ заботь излый

519

513

BTRL: Быль бить не разъ; съ безбожникомъбезбожникъ.

Съ святошей — езунть, межъ нами — злой вартежникъ.

А съ честными людьми-пречестный чело-Короче, ты его полюбинь, я увтрень [втях. Арбенинъ: Портреть хорошъ - оригиналь-то Ну, а вонътотъ высокій и въ усахъ, [скверевъ! И наруминеный въ добавовъ?

Конечно, житель модныхъ лавовъ, Любезникъ отставной, и быль въ чужить Конечно, онъ герой не въ дълъ [правхъ? И мастерски стръляеть въ цъль?

Казаринъ: Почти... Онъ наъ полка былъ выгнанъ за дуэль,

Или за то, что не быль на дуэли: Боялся быть убійцей, да и мать Къ тому жъ строга; потомъ лътъ черезъ пать Быль вызвань онь опать,

И туть дразен ужь въ самомъ дълв. Арбенинъ: А этоть маленькій каковъ? Растрепанный, съ улыбкой откровенной, Съ крестомъ и табакеркою?

Казаринъ: Трущовъ. 0! малый онъ неоциненный: Семь льть онь въ Грузін служиль, Иль посланъ быль туда съ какимъ-то генераломъ.

Изъ-за угла кого-то такъ хватилъ; Пять лать за то быль подъ началомь, И вресть на шею получиль [комства] Агбенинъ: Да вы разборчивы на новыя зва-Игроки (кричать): Казаринъ! Аванасій Павловичъ! сюда!

Казаринъ: Иду! (Съ притворнымъ участимъ). Примъръ ужасный въроломства! Xa-xa-xa-xa!

1-й понтеръ: Скопъй!

Казарияъ: Какая тамъ бъда?

(Живой разговоръ между игроками, потомъ ови успоконваются. Арбения замічаеть киля Звіз-ARAB H HOLKOLUTE).

Арбенинъ: Князь! какъ, вы здъсь? ужель не въ первый разъ?

Князь (педовольно): Я то же самое хотыть спросить у васъ.

Арбенинъ: Я вашъ отвътъ предупрежду, по-

Я здёсь давно знакомъ, и часто здёсь, бывало, Смотраль съ волневісмъ намымъ,

Какъ колесо вертьлось счастья: [имъ! Одинъ быль вознесенъ, другой разлавленъ И не завидовалъ, но и не зналъ участы. Видалъ я много юношей, надеждъ

И чувства полныхъ, счастливыхъ не-BEELD

- Въ паукт жизни, иламенныхъ душою. Которыхъ прежде цаль была одна любовь... Они погибли быстро предо мною.

и воть мив суждено увидеть это вновы! инязь (сь чувствомъ береть его за руку): Я проигрался!

Арбенинъ: Енжу. Что жъ? топиться?

князь: О, я въ отчаяньи! -

Арбенинь: Два средства только есть: **Тать** влятву за игру вовъни не садиться. Или опять сепчасъ же състь.

Но, чтобы здась выигрывать рашиться, Ванъ надо кинуть все: родныхъ, друзей и

Вамъ надо испытать, ошупать безпристраство Свои способности и душу; по частямъ

Ихъ разобрать; привыкнуть ясно Читать на лицахъ чуть знакомыхъ вамъ Всв побужденья, мысли; - годы

Употреблять на упражнение рукъ; [полы: Все презирать: законъ людей, законъ при-Лень думать, ночь играть, отъ мукъ не знать свободы-

И чтобъ никто не поняль вашихъ мукъ! Но трепетать, когда близь вась искусствомь

Уначи кажный мигь постыдный ждать конецъ И не прасить, когда вамъ скажуть непо: «Повленъ!»

(Могчаніе. Киявь една его слушаль и быль въ вознеціи).

князь: Не знаю, какъ мит быть, что дтлать? Арбенинь: Что хотите.

Князь: Быть можеть, счастіе...

Арбенинъ: О, счастіл здъсь изтъ! Князь: Я все въдь проиграль... Ахъ, дайте Арбенинъ: Совътовъ не даю. [мев совъть! Князь: Пу, слду... [годите!

Арбенинъ (варугь береть сто за руку): 110-И сиду вытесто васъ. Вы молоды-и быль Пеопытенъ когна-то и моложе.

Бакъ вы заносчивъ, опрометчивъ тоже. и если бъ... (останавливается) кто нибудь меня остановиль...

10 ... (смотрить на него пристально) (Переменгвъ тона) Дайте мит на счастье руку А остальное ужъ на ваше дъло! [смъло, (Подходить въ столу; ему дветь место).

Не откажите инвалиду: Хочу я испытать, что скажеть инф судьба,

и дастъ ли выпланить поклоникамъ въ обиду Она стариннаго раба? Казаринъ: Не вытерпълъ ... зажглося ретивое! (Тихо). Ну, не ударься въ грязь лицомъ.

И докажи имт, что таков

Возиться съ прежнимъ вгрокомъ. игрони. Извольте, вамъ и книги въ руки: Мы гости. BH KOSSHED, I-й понтеръ (на уко второму): Герегись пики теперь глаза!..

Не по нутру мий этотъ Ванька Баннъ И притузить онъ моего туза. (Игра пачинается, Есф толиятся вокруга стола; вногда разние возудасы. Вародолженіе сабдувивато разговора многіе мрачно стхозять оть стола). (Шарихъ отводить на аванспену Козарина). Ширихъ (лукаво): Столинлись въ вучку все; кажись, нашла гроза.

Казаринъ: Задастъ онъ пит на итслит страху! Шприхъ: Видно.

Что мастеръ. Казаринъ: Былъ.

> Шприхъ: Былъ? А теперь... Казарияъ: Тепепь?...

Женился и богать, сталь человькь солидный; Глядить игненочномъ — а право, тоть же Мив сважугь: ножно отучиться, [звърь...

Патуру победить! Дуракъ, ито говорить! Пусть ангеломъ и притворится, Да чортъ-то все въ душъ сидигъ.

И ты, мой другь (умерият по влечу), коть изредъ нимъ ребенокъ,

А и въ тебъ сидить чергеновъ. (Два игрома нь живомъ разголора подходать). 1-й игровъ: И говориль тебь.

> 2-й игровъ: Что пълать, брагъ! Нашли коса на камень, видно.

Я-ль не хитпиль-итгь, всехъ какъ на под-

Назаринъ (подходить): Что, господа, иль не нолъ сплу-а?

1-й игрокъ: Арбенинъ вашъ мастакъ. Назаринъ: И! что вы, господав (Волнение у стака между игровами).

3-й понтаръ: Да здакъ онъ загнегъ, пожалуй, тысячь на сто.

4-й понтеръ (въ сторону): Обръжется... 5-й понтерь: Посмотримъ!

Арбенинъ (встаета): Баста! (Береть золото и отходоть; другіе остаются у

стола. Казаринь и Ширихъ также у стола Арбенанъ молча береть за руку внязя и отдаеть сму деньги. Арбенивь батдень).

Князь: Ахъ, никогда вий это не забыты. Вы жизнь мою спасли...

Арбенинъ: И деньги ваши тоже. (Горько). А право, трудно разръшить,

Которое изъ этихъ двухъ дороже. Князь: Большую жертву вы мит спълали Арбенинъ: Пачуть!

Я радъ быль случаю, чтобъ провь привесть въ волненье,

Тревогою опять наполнить умъ и грудь. Я сълъ перать - какъ вы пошли бы на сра-Киязь: Но проиграться вы могли? [женье.

Арбенинъ: Я? иттъ!.. Тъ дин блаженные про-Л вижу все насквозь, всё тонкости ихъ знаю,

И вогь зачемъ и вынче не играю -Князь: Бы избътаете признательность иою... Арбенинъ: По чести вамъ сказать, ее и не Ни въ чемъ и накому и не былъ въ жизнъ
П если и кому платить добромъ, [облазанъ;
То все не потому, чтобъ былъ къ нему привланъ,

А престо-видель пользу въ томъ. Князь: Я вамъ не верю.

Арбенинъ: Ито велить вамъ вфрить?

Я къзгому привыка съ давнининхъ поръ.

И если бы не лънь, то сталъ бы лицемъ
Но кончинъ этотъ разговоръ. [рить...
(помолчанъ). Разсвиться бъ и вамъ, и мить не хуВъдь нынче праздилки и, върно, маскарадъ [до.
У Энгельгарита

Князь: Ла.

Арбенинъ: Потдемте

Князь: Я радъ. Арбенияъ (въ сторону): Въ толић и отдохну Ниязь: Тамъ женщины есть.—чудо!... И даже тамъ бывають, говорять...

Арбенинъ Пусть говорять — а намъ какое Подъ маской всё чины равны; [дёло? У маски ни души, ни званья нёть — есть И если маскою черты учаены, [тёло; То маску съ чувствъ снимають смёло (Уходять)

Выходъ третій.

Тъ не, кромъ Арбевина и княза Звіздняа. 1-й игронъ: Забастоваль онъ кстати. Съ нимъ

2-й игрокъ: Хотя бъ опомниться онъ далъ по крайней мърк

Слуга (входить): Готово ужинать.

Хозяинъ: Пойдемте, господа! Шампанское утъщить васъ: въ потерѣ.

(YXOL TE).

Шприхъ (одинь): Съ Арбенинывъ сойтнея я И даромъ ужинать желаю. [хочу...

(Приставива поледа ко лбу). Этужинаю здась... кой-что еще узнаю, И въ маскарадъ за ними полечу. (Уходить в разсуждаеть самъ съ собою).

# СЦЕНА ВТОРАЯ. МАСКАРАДЪ. Выходъ переыя.

Маски, Арбениять, потомъ князь Звіздичь. (Толна проходить изадо и впецерт по сисит. Налізо капапе).

Арбенинъ (входить): Напрасно я ищу повсюду развлеченья. Исстръеть и жужжить толна передо миой, По сердие холодио и спить воображенье: Они всю чужды меж' и я имъ всъмъ чужой!

(беззь подходать, абым),
Воть нывышее покольне;
И то ль и быль вы его льта какъпогляжу?
Что князь? Не набрелиеще на приключенье?
Князь: Какъ быть! а цклый чась хожу!
Арбенинь: А! вы желаете, чтобъ счастье васъ
ловило.

Затка нован.. пустить бы надо въ свътк Князь: Все маски глупыя...

51a

Арбенинъ: Да маски глупой вътъ Молчитъ тапиственна, заговоритъ тамъ Вы можете придать ел словамъ [мило. Улыбку, взоръ, какіе вамъ угодно... Вотъ, напримъръ, взгланате тамъ Какъ выступаетъ благородно

Высокая турчанка .. какъ полна!
Какъ дышеть грудь ен и страстно, в своВы знасте ли, кто она? [бодно.
Быть можеть, горлая графиня иль княжы:
Дізна въ обществъ, Венера въ маскарадъ
И также можеть быть, что эта жа краса
Къ памъ завтра вечеромъ придетъ на поляка

Въ обоихъ случанхъ вы, право, не въ навлад.

Выходъ второй.

Выходъ второй.

Викодъ второй.

Викодъ второй.

Викодъ второй.

Викодъ второй.

Назъ и менская маска (Одно домино подходить и останавливается. назъ стоять въ задумяществ).

Ниязъ: Все такъ! разсиязывать легко!

Однако же я все еще зъваю.. Но вотъ идеть одна . дай, Господи! (Одна маска отдъжется и, удоривь его по имену). Маска: И знав

Теба!

Князь: И видно очень коротко. (язвѣство, Масна: О чемъ ты размышлялъ—и это ивъ Князь: Авъ этомъслучать ты счастликъй мень.

> (Заглядываеть подъ маску). По если не енибен л.

То ротикъ у неи прелестияй. • Маска: Я правлиси тебъ тъмъ хуже.

Каязь: Для кого?

Масна: Для одного изъ насъ. Князь: Не вижу отчего?..

Ты предсказаніемъ меня не испугаемь, ії я хоть очень не хитеръ,

По узнаю, кто ты .

Маска: Такъ, стапо быть, ты зваещь, Чъмъ кончится нашъ разговоръ?...

Князь: Поговоримъ и разойдемся

Масна: Право?

Князь: Наливо ты, а я направо... Масна: Но ежели и здись нарочно съ пълью Чтобъ видител и говорить съ тобой; гой, но если я скажу, что черезъ часъ ты будень мий клясться, что вопъкъ меня не позабудень; Что будень редъ отдать мий жизнь свою вт тоть мигь,

Когда я улечу, какъ призракъ безъ названы,

Чтобъ услыхать наъ устъ монхъ Одно лишь слово: до свиданья!.. [словъ Князъ: Ты маска умная, а тратишь мюго Коль знаець ты меня, скажи, кто я гаковь? Маска: Ты! безхарактерный, безвравствевный, безбожный,

Самолюбивый, влой, не слабый человать Въ тебъ одномъ весь отразился вътъ Вътъ ныихиний, блестящій, но начтожных

Наполнить хочень жизнь, а бъгаены страстей.



Но если не ошибся я, То ротикъ у нея прелестный

Все хочень ты им'ть, а жертвовать не знаешь: Людей безъ гордости и сердна презпраещь. А самъ игрушка тъхъ людей.

0! знаю я тебя...

Князь: Мић это очень лестно.

масна: Ты сділаль много зла...

Князь: Певольно, можеть быть. маска: Кто знаетъ? Только мнъ извъстно, что женщинъ тебя не надобно любить. князь: Я не пицу любви.

Маска: Искать ты не умѣешь.

Киязь: Скоръй-усталь искать.

Масна: Но если предъ тобой Она появится и скажеть вдругь: ты мой! Ужель безчувственнымъ остаться ты посмъкнязь: По кто жъ она?.. конечно, идеалъ. [ешь? маска: Истъ, женщина... а дальше-что за

ниясь: Но покажи ее, пусть явится инфемфло. маска: Ты хочешь многаго-обдумай, что сказалъ.

(Нѣкоторое молчаніе). Она не требуеть ни вздоховъ, ни признапыя, Ни слезь, ни просьов, ни изаменных в

Но илитву дай оставить всф старанья Развідать, кто она... и обо всемъ Молчать. .

Князь: Клянусь землей и небесами, И честію моей...

Масна: Спотри жъ! Теперь пойдемъ: И помни, шутовъ нъть межъ нами... (Уходать подъ руку).

#### Выходъ третій.

Арбенинъ и дат масии (Арбенинъ тащить за руку м) жекую маску).

Арбенинъ: Вы мнъ вещей наговорили Такихъ, сударь, которыхъ честь Не позволяеть перенесть...

Вы внаете ль, кто я?

Масна: Я знаю, кто вы были. Арбенинъ: Снимите маску-и сейчасъ! [извъстно, Вы поступаете безчество. Маска: Къ чему? Моч лицо вамъ такъ же не-Какъ маска; и я самъ васъ вижу въ первый

Арбенинъ: Не върю. Что-то слишкомъ вы меня бонтесь. Сердиться стыдно мек. Вы трусъ; подите

Маска: Прощайте же, но берегитесь; Песчастье съ вами будеть въ эту ночь. (Исчезлеть вы толив).

прочы

Арбенчиъ: Постой!. пропалъ!.. Бто жъ онь? Вотъ далъ мнв Богъ заботу! Трусливый врагь пакой-нибудь,

А имъ въдь у меня нътъ счету. Ха-ха-ха-ха! Прощай, прінтель, добрый путь. Выходь четвертый.

Шприхь и Арбенинъ. (Шприхъ изляется). (На капаве силять два женскій маски; кто то подхолить в интригуеть, береть за руку... одна вырывается и уходить; браслеть спадлеть сь рука). Шприхъ: Кого вы такъ безжалостно ташили, Евгеній Александрычь?

Арбенинъ: Такъ, шутилъ

Съ пріятелемъ.

Шприхъ: Конечно, пошутили Вы не на шутку съ нимъ: онъ шель и васъ Арбенинъ: Кому? [браниль. Шприхъ: Какой-то масиъ.

Апбенинъ: Слухъ завидный

У васъ.

Шприхъ: Я слышу все и обо всемъ молчу И не въ свои пъла не суюсь...

Арбеникъ: Это ведно. Такъ, стало быть, не знаете.. ну, какъ не Объ этомъ..

Шприхъ: О ченъ это-съ?

Арбенинъ: Да пъть, а такъ, шучу-Шприхъ: Скажите...

Арбенинъ: Говорять, у васъ жена прасот-Шприхъ: Пу-съ, что жъ?

Арбенинъ (перемънивъ тонъ): А бадить къ вамь тогь смуглый и въ усахь? (Насвистываеть пісню и уходить).

Шприхъ (одпит): Чтобъ у тебя засохла глотия ... Сыбешься падо мной... такъ будень самъ въ

(Термется въ толив).

Выходъ пятый. Первая маска (одна).

(Первыя маска входить быстро, въ волиения, и шадиеть на винане).

Ахъ!.. я едва дышу... овъ все бъжалъ за мною. Что если бы онъ сорваль маску... нъть, Онъ не узналъ меня... да и какой судьбою Подозръвать, что женщина, которой свъть Дивится съ завистью, въ нылу самозабвеныя Къ нему на шею кинется, моля

Дать ей два сладкія мгновенья, Не требул любви, но только сожальныя,

И дерзко скажеть: и твоя!. Онъ этой тайны въчно пе узнаетъ... Пускай... я не хочу... но онъ желаетъ На память у меня накой-нибудь предметь. Кольно... что дълать!.. рискъ ужасный!

(Видить на земля браслеть и подпимаеть). Воть счастье! Боже мол! потерливый браслеть Съ эмалью, золотой... отдамъ ему. Прекрасно1.: Пусть ищеть съ нимь меня.

Выходъ шестой.

Первая масна и князь Зайздичь. (Клязь съ дорветомъ т ровянно продпрается).

Князь: Такъ точно .. вогъ она! Межь тысячи другихь теперь ее узнаю. ( адится ин ванале и береть ее за руку).

О, ты не убъжниь...

Нина: Конечно.

Масна: Я васъ не убъгаю.

Чего хотите вы?

Князь: Васъ видъть.

Маска: Мысль смѣшна!

Я передъ вами...

Князь: Это шутка злая! Но при твоя шатить, а цель моя-другая... И если мив небесныя черты

Сейчасъ же не откроень ты, То я сорву коварную личину; Я силою...

Масна: Поймите же мужчину!.. Вы недовольны. Мало вамъ того, Что я люблю васъ... нътъ, вамъ хочется всего, Вамъ надо честь мою на поруганье,

Чтобъ, встръгившись со мной на балъ, на гуляньв.

Могли бы вы со смъхомъ разсказать Другалиъ смъшное приключенье И, разръшая ихъ сомнънье, Промоленть: вогь она! и нальцемъ указать.

Князь: Я вспомню голосъ твой

Маска: Пожалуй- вогь ужъ чудо! Сто женщинь говорять всв голосомъ такимь; Васъ пристыдять - лишь адресуйтесь къ И это было бы вехудо! нимъ.

Князь: Но счастіе мое неполно.

Маска: А какъ знаты! Вы, можеть быть, должны судьбу благослов-

За то, что маску пе хочу я снять. Быть можеть, я стара, дурьа... Какую мину Вы сдълали бы миъ!

Князь: Ты хочешь испугать. По, зная предестей твоихъ лишь половину, Какъ остальныхъ не отгадать?

Маска (хочеть идти): Прощай навъки!

Киязь: О, еще мгновенье! Ты вичего на память не оставищь? Нъть Въ тебъ къ безумцу сожальныя?

Маска (отойдя два шага): Вы правы: жаль мий васъ-возьмите мой браслеть (Бросаеть браслеть на ноль; пока онь его поднимаеть, они скрывается въ толив).

#### Выходъ седьмой.

#### Ниязь, потомъ Арбенинъ.

Князь (ищеть ее глазами напрасно): Я въ дуракахъ!.. есть отъ чего разсудка Лишиться... (Увидъвъ Арбенива). А!

Арбенинъ (плеть вадумчикъ): Кто этотъ злой пророкъ?..

Онъ долженъ знать меня. . и вридъ ли это

Князь (подходя): Мей въ пользу послужилъ вашъ давишний урокъ.

Арбенияъ: Душевно радуюсь.

Князь: Но счастье налетъло Само собой.

Арбенинъ: Да, счастье-въчно такъ.

Князь: Лишь только и схватиль и думаль. водар акирноя Какъ вдругъ (дуеть на задонь)... Теперь себя могу увърить смъло. Что если все не сонъ, такъ и большой и Арбенинъ Не знаю ничего, и потому не спорю. Князь: Да вы все шутите. Помочь нельзя ли Я все вамъ разскажу... (Нѣсколько словъ на ухо). Какъ я былъ удивлевъ! Плутовка вырвалась-и воть (показываеть браслеть) Какъ будто сонъ!... Конепъ прежалобный... Арбенинъ (улыбаясь): А начали нехудо...

Но покажите-ка. Браслетъ довольно милъ. И гдъ-то я видалъ такой же... погодите...

Да нътъ, не можеть быть... забылъ... Князь: Гдв отыскать ее?...

Арбенинъ: Любую подпъпите: Здась много ихъ-искать недалеко! Князь: Но если не она?

Арбенинь: А можеть быть легво. Но что же за бъда?. Вообразите .. Князь: Пътъ, и ее сыщу на диъ морскомъ; Поможеть миъ. браслетъ

Арбенинъ: Ну, сдълаемъ два тура. Но ежели она не вовсе дура, То здъсь ел давно простыль и слъть.

#### СЦЕНА ТРЕТЬЯ.

#### Выходъ первый.

#### Арбенинъ входитъ; слуга.

Арбенинъ: Пу, вотъ и вечеръ конченъ-какъ пора хотя на мигъ забыться. [я радъ! Весь этогъ пестрый сбродъ-весь этогъ ма-Еще въ умъ моемъ вружител; [скарадъ И что же я тамъ дълалъ, не смъшно ль?... Давалъ любовнику совъты.

Догадки повърялъ, сличалъ браслеты, И за другихъ мечталъ, какъ дълають поэты.

Ей-Богу, мнъ такал роль Ужъ не подъ латы! (Слугь) Что, барына прівхала домой? Слуга: Иътъ-съ

А бенинъ: А когда же будеть?

Слуга: Объщала-съ

Въ двънадцатомъ часу.

Арбенинъ: Теперь ужъ часъ второй-Не ночевать же тамъ она осталась! Слуга: Не знаю-съ.

Арбенияъ: Будто бы? Иди! свъчу Поставь на столъ. Какъ будетъ нужно, я вскричу.

(Слуга уходить; онъ салится въ вресла).

#### Выхолъ второв. Арбенинъ (одинъ):

Богъ справедливъ, и и теперь едва ли Не осужденъ нести печали За всь грахи минувшихъ дней. Бывало, такъ меня чужія жены ждали; Теперь я жду жены своей...

Въ вругу обманщицъ милыхъ л напрасно И глупо юность погубиль; Любимъ быль часто пламенно и страство, и ни одну изъ нихъ я не любилъ Романа не начавъ, я зналъ уже развязку,

И для другихъ сердецъ твердилъ Слова любен, какъ няня сказку, И тяжко стало мав, и скучно жить! И кто-то подаль мыв тогда совъть лукавый: Жениться... чтобъ имъть святое право Ужъ ровно никого на свъть не любить, И я нашель жену-погорное созданье. Она была прекрасна и нъжне;

Какъ агнець Божій на закланье, Мной къ алтарю она приведена... И вдругъ во мет забытый звукъ просвудся; Я въ душу мергвую свою

в стылно мольить-ужаснулся!.. Опять мечты, опять любогь Въ пустой груди бущують на просторъ. Издоманный чельокь-а снова брошень въ

Вагланулъ... и увидалъ, что я ее люблю.

Вернусь ли къ пристани я вновы. (За-AVMBERETCE).

#### BEIXOUR TRETIN.

Арбенинъ и Нина (Нина входить на пипочкахъ и mayers ero et a 61 cman)

Арбенинъ: Ахъ. здравствуй, Пина .. наконепъ! Вавно пора.

Нина: Неужели такъ поздво? Арбенинъ: Я жду тебя ужъ пълый часъ. Нина: Серьезно?

AXL, RERL THE MUSTS! Агбенинъ: А думаетъ-глупецъ! Онъ ждеть себт, а л...

Нина: Ахт. мой Творецъ ... Да ты всегда не въ духъ, смотришь грозно, И на тебя ничамъ не угодинь.

Скучаеть ты со мною розно, А встратимся-ворчинь. Скажи мит просто: «Нана,

Бинь свять, я буду жить св тобой И дзя тебя. Зачемъ другой мужчина, Какой-нибудь бездунный и пустов, Бульварный франтъ, затянутый въ корсетъ, Съ утра до вечера тебя встръчаетъ въ свъть,

А я лишь часъ какой-небудь на дею Могу сказать тебт два слова!» Скажи мић это-и готова: Въ деревит молодость скою и схороню,

Оставлю балы, пышность, моду И эту скучную свободу.

Скажи лишь просто мий, какъ пругу... Не Меня воображение умчало!.. Положимъ, ты меня и любинь, но такъ мало, что даже не ревнуешь ни къ пому. Арбенинъ (ульбаясь): Какъ быть! Я жить при-И ревновать смъшно... выкъ безпечно,

Арбенинъ: Ты сердинься?

ника: Ейть, я благодарю. Арбенинъ: Ты опечазилась.

нина: И только говорю, Что ты меня не любинь.

Агбенинъ: Нина!

Нина: Что вы? Арбенинъ: Послушай. Насъ одной судьбы

Связали навсегда... ошибкой, можеть быть: Не мий и не тебй судить. ( ривлекиеть къ себь ин позыни и праусты). Ты молода летами и душою,

Въ огромной книгъ жизни ты прочла Одинъ заглавный листъ и предъ тобою Открыто море счастія и вла.

Вди любой дорогов,

Нарайся и мечтай-едали надежды меого, А въ произомъ жизнь теоч бъла!

Ни сердна себего, ни моего не зван, Ты отдаласи мик и любинь-вирю и-Но безотчетно чувствами играя,

и развись, какъ дити.

По я люблю иначе: и все видътъ, Все перечувствоваль, все пональ, все узналь; Любить я часто, чаще несазидъль,

И ботве всего сградать. Сначала все любиль погомывсе презпрадыя;

То самъ сеоп ве понималь и, То міръ меня не понималь. На жизни и свеей узнать печать проклятья,

И холодно закрыль объятья Для чувствъ и счастія асмли... Такъ годы многіе прошли. О двахъ, отравленныхъ волненьемъ

Порочнок в вости мося, Съ какилъ глубокамъ отвращеньемъ Я мыслю на груди твоей!

Такъ, прежде и тебъ изны не зналъ, несчаст-По скоро черстван кора Съ моей души слетъла-міръ прекрасный

Мониъ глазамъ открылся не напрасно; И и воспресъ для жизни и добра.

Но вногда онять какой-то духъ враждебный Меня уносить въ бурю прежияхъ дней, Стираетъ съ памяти моей Твой сивтный взоръ и голось твой водинеб-Въ сорьбъ съ собой, подъ грузомъ гажкахъ

Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ. [думъ, Гоюся освяернать тебя прикосновентемъ; Боюсь, чтобы тебя не венугаль ни стонъ,

Би звукъ, исторгнутый мученьемъ. Тогда ты говоринь: меня не любить онъ! (Она ласково смотрить на него и проводить рукой во воло амъ).

Ника: Ты странный человъкъ! Когда красно-

Ты про любовь свою разсказываены мнѣ И голова твоя въ огиѣ,

И мысль твоя въ глазахъ сілеть живо, Тогда всему я върю безъ труда; Но часто...

Арбенинъ: Часто?..

Нина: Нѣтъ, но—пногда!. Арбенинъ: Я сердцемъ слишкомъ старъ, ты слишкомъ молода;

Но чувствовать могля бъ мы ровно. И, поминтся, въ твои года Всему я върилъ безусловно.

Нича: Опать ты недоволенъ... Боже мой! Арбенинъ: О, ніть! я счастливъ, счастливъ... Безумный клеветникъ, далеко, [Я жестокій, Далеко етъ толцы завистливой и злой, Я счастливъ , я съ тобой!

Оставимъ прежнее: забвенье Тяжелой, черной старинъ!

Я вижу, что Творецъ тебя, въ вознаграж-Съ своихъ небесъ послалъ ко мив. [денье, (Цалуетъ ел руки и вдругъ на одной не видитъ браслета; останавливается и бладиветъ).

Нина: Ты поблёднёль, дрожинь... О, Боже! Арбенинъ (покавиваеть): Я? Ничего! Гдё твой Нина: Потерянъ. [другой браслеть? Арбенинъ: А! потерянъ!

Нина: Что же?

Бѣды великой въ этомъ нѣтъ: Онъ двадцати пяти рублей, конечно, не дороже. Арбенинъ (про себя): Потерянъ... Отчего я этимъ такъ смущенъ?

Какое странное миъ шепчетъ подозрънье? Ужель то было только сонъ,

А это-пробужденье?

Нича: Тебя понять я, право, не могу. Арбенинъ (зронантельно на нее смотрить, сложивъ руки): Браслетъ потерпвъ?

Нина (обидась): Нѣтъ, п лгу! Арбенинъ (про себя): Но сходство, сходство! Нина: Ефрно, уронила

Въ каретъ и его—велите обыскать. Конечно бъ и его не смъла взять, Когда бъ вообразила...

Выходъ четвертый.

Арбенинъ (звоянть; слуга входить).
(Слугь): Карету обыщи ты вдоль и поперекъ: Потерянъ тамъ браслеть... Избани Богъ
Тебя вернуться безъ вего! (Ей). О чести,
Осчастій моемътуть рѣчь идетъ.(Слуга уходитъ)
(Послѣ паузы ей) Но если онь и тамъ браслета

не найдеть? Нина: Такъ, стало быть, въ другомъ онъ мѣстъ. Арбенинъ: Въ другомъ? и гдъ—ты знаещь?

Такъ скупы вы и такъ суровы;

И чтобъ скоръй утвинть вось, Я завтра жъ закажу такой же точно повый.

Арбенинъ: Ну, что?... скоръе отвъчай. Слуга: Я перешарилъ всю карегу-съ. Арбелинъ: И не нашелъ тамъ?

Арбенинъ: Я это зналъ... Ступай!

(Значительный ваглядь на нее). Слуга: Конечно, въ маскарада онъ потеривъ. Арбенинъ: А! въ маскарада!... Такъ вы былд такъ?

> Выходъ пятый. Прежије, кромъ слуги.

Арбенинъ (слугв): Идн. (Ев). Что стоило бы Сказать объ этомъ прежде? Я увърень, [вань Что мий тогда имить позволили бы честь Васъ проводить туда и васъ домой отвезть. Я бъ вамъ не помъщаль ни строгимъ наблюни пошлой инжностью своей... [деньемъ, Съ къмъ были вы?

Нина: Спросите у людей: Они вамъ скажуть все, и даже съприбавле Они по пунктамъ объяснять: [пьемъ, Ето быль тамъ, съ къмъ я говорила,

Кому браслеть на память подарила, И вы узнаете все лучше во сто крать, Чъмъ если бъ съдъядили вы сами въ маскарадъ, (Смъетси). Смъщно, смъщно, ей Богу! Не стыдно ли, не гръхъ

Изъ пустаковъ поднять тревогу? Арбенияъ: Дай Богъ, чтобъ это быль твой не послъдній сміхы!

Нина: О, если ваши продолжатся бреден, То это, върно, не послъдній.

Арбения»: Кто знаеть, можеть быть... Послушай, Няна!... я смъщонъ, конечно. Тъмъ, что люблю тебя такъ сильно,безконечно,

Какъ только можеть человъкъ любить. И что за диво? у другихъ на свёть Напеждъ и цълей милліонъ:

У одного богатство есть въ предметь, Пругой въ науки погружонъ,

Тотъ добивается чиновъ, престовъ, иль слава, Тотъ любитъ общество, забавы, провъ-Тотъ странствуеть, тому игра волнуеть Я странствовалъ, игралъ, былъ вътрейъ и

Постигъ друзей, коварную любовь, Чиновъ я не хоткать, а славы не добился: Богатъ и безъ гроша—былъ скукою томимъ-Вездъ и видълъ зло и, гордый, передъ нивъ

Нигдъ не преклонился. Все, что осталось миъ отъ жизни—это ты: Созданье слабое, но ангелъ красоты!

Твоя любовь, улыбка, взоръ, дыханье... Я человікъ—пока они мон;

Безъ нихъ — нътъ у меня ни счастья, вп Ни чувства, ни существованья! [души, Но если и обманутъ... если и CLAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF

Испанны. Теперь я требую съ тебя отвата...



Маскарадъ. Я знаю тебя! — И видно очень коротко.



маскарадъ. Вы жизнь мою спасли...—И деным ваши тоже. А, право, трудно разръшить, которое изъ этихъ двухъ дороже.



**Маскарадъ.** Я? Нячего! Гдв твой другой браслегь?

обмануть... если на груди моей змен давъ вного дней была согръта... если точно Нина: Кому жъ ты хочень металь? я правду отгадаль... и лаской усыплень, Съ другимъ осменнъ былъ заочно! Послушай, Инна... я рожденъ Съ душой винучею, какъ дава: Иокуда не растопится, тверда Она какъ камень .. по плоха забава сл. ен потокомъ встрътиться! Тогда, Тогда не ожидай прошенья-Закона я на месть свою не призову, Но самъ, безъ слезъ и сожальныя. Пвъ наши жвани разорву! (Хочеть взять ее за руку, она отсканивает, т. сторону).

нина: Не подходи... О, какъ ты страшенъ! Арбенияъ: Пеужели?. Я стращенъ? Ебгь, ты шутишь, я смышонь Ла, смайтесь, смайтесь же... Зачама, достиг-

нувъ шван. Важдивать и тренетать? Скорве! гдв же онъ. Любовикть иламенный, игрушка маскарада? Иускай потфинтся, придетъ.

Вы дали мий вкусить почти всй муни ада-И этой лишь педостаеть. нина: Такъ вогь какое подозрънье!

И этому всему виной одинъ браслета! Повъръте, ваше поведение Не и одна, по осмдеть несь свыты! Арбенинъ: Па! смейтесь надо мной вы все,

глуппы земные,

Безпечные, по жалкіе мужья, Которыхъ нъкогда обманывалъ и и, Которые межъ тимъ живете, какъ святые Въ раю... увы!. Но ты, мой рай,

Небесный и земной, прощай... (гіена: Прощай! я знаю все! (Ев). Прочь отъ мевя, И дукаль я, глупець, что тронута, съ тоской, Съ раскаливемъ во всемъ передо мной

Она откроетса, упавии на полъна? Да! я бъ смягчился, если бъ увидалъ Одну слезу... одну... Къть, смъхъ быль инъ отвътомъ!

Нина: Пе знаю, вто меня оклеветаль, Но я прощаю вамъ, я не виновна въ этомъ. Жалью, хоть немочь вамъ не могу,

И чтобъ утъщить васъ, конечно не солгу Арбенинъ: О, замолчи, прошу тебя... довольно!..

Нина: Но слушай... я невинна... пусть Меня накажеть Богь!- неслушай...

Арбенинъ: Наизусть

Я знаю все, что скажешь ты. Нина: Мив больно

Твои упреки слушать... Я люблю Teon, Eprenin.

Арбенинъ: Ну, по чести, Признанье въ пору...

нина: Выслушай, молю!

O, Bowe! Ho yero we The xogemb?

Албенияъ: Мести И, право, мий вы начинитесь! Нина: Не мит л.?. что жъ медлинь лы? Арбенияъ: Геройство въ важь нейдель Нина (ст преарільсят); Кому жъ? Арбенинъ: Вы за кого болтесь! Нина: Ужели вного ждесь меня такихь ми-0, перестаны ты ревностью своем [изгъ? Меня ублень... Я не умъю Просить, и ты неумелиять... Не и и тугь Тебь прощаю.

Арбенинъ: Лишній трудь, Нина: Однако есть и Богъ... Сить не простить. Арбенинъ: Жалью!

(One of Cherry Property. (Охина). Богъ женщина!. О, анаш и довно-Вась вскув, всь вани ласки и упреки! Но жалкее познаные мив даво. И дового плачу и за чроки... И то свазать, за что меня любить? [ный? За то зь, что у меня в виль, и голось гроз-(Подходить нь двери жовы и слушаеть). Что являеть она? Сивется, можеть быть Ивть, пличеть... (уходя) жаль, что поздно-

### COURTS DEPRATO ANDOTHER. ILBROTRIE BTOPOE.

Выходъ первый.

(Баронесся пидить на вреслихь, нь усгадости, Opocaera Enury).

Баронесса: Подуманны: зачимы живемъ мы? LIR TOTO III.

Чтобъ вкино угождать на чуждый правъ И пабствовать всегда? Жоржь Зандь почти что

Что нына женщина? Создание безъ воля, Игрушка для страстей иль прихотей другихы! Имън свъть судьей и безъ защиты въ свъть, Одна должна танть весь пламень чувствъ сво-Иль удушить ихъ въ полномъ цвъть. ихъ, Что женщина? Ее оть юности самой Въ продажу выгодамъ, какъ жертву, убирають.

Винать въ любии въ себъ одной, Любить другихъ не позволяють. Въ груди ен порой бущуеть страсть: Боязнь, разсуденъ мысли говить, и если какъ вноудь, забывани събла власть. Она покровъ съ нея уровить,

Предастся чувствамъ всей душой-Тогда прости и счастье, и покой! [виду. Свать туть: овъ тайны знать не хочеть; онъ но По платые встратить честность и порокъ, Но не спесеть приличимъ обнау,

И въ показаніяхъ жестокъ!... (Хочеть чатать). Импъ не вогу читать... Мена смутило Все это вимышленье; и боюсь

Его какъ недруга... и, вспомнивъ то, что было, Сама себъ еще дивлюсь. (Входить Нива). Выкка второй.

нина: Каталась я въ саняхъ, и мей пришла Къ тебф зафхать, mon amour. Баронесса: C'est une idée charmante, vous en avez toujours.

(Салятся) Ты что-то прежняго бледнее. Сегодня, не смотря на вътеръ и морозъ, И врасные глаза-конечно, не оть слезъ? Нина: Я дурно ночь спала, и нынче нездорова. Баронесса: Твой докторъ не хорошъ — возьми другого.

Выходь третій. Князь Звъздичь (входить). Баронесса (холодно): Ахъ, князь!

Князь: Я быль вчера у васъ Съ извъстіемъ, что нашъ пикникъ разстроенъ. Баронесса: Прошу садиться, князь.

Князь: Я спориль лишь сейчасъ, что огорчитесь вы, -- но видъ вашъ такъ спо-Баронесса: Мнъ, право, жаль. (коенъ...

Князь: А я-такъ очень радъ. Пикниковъ двадцать я отдамъ за маскарадъ. Нина: Вчера вы были въ маскарадъ? Князь: Быль.

Баронесса: А въ какомъ нарядћ? Нина: Тамъ было много?...

Князь: Да; и тамъ Подъ маской и узналъ иныхъ изъ нашихъ

Конечно, вы охотницы рядиться. (Смвется). Баронесса (горячо): И объявить вамъ, князь, Что эта клевета нимало не смъщна. [должна,

Какъ женщинъ порядочной ръшиться Отправиться туда, гдъ всякій сбродъ, Гдъ всякій вътреникъ обидить, осмъеть; Рискнуть быть узнанной... Вамъ надобно сты-Отречься отъ подобныхъ словъ. [диться, Князь; Отречься не могу; стыдиться жеготовъ,

(Входить чиновникъ). Выходъ четвертый. Прежніе и чиновникъ.

Баронесса: Откуда вы?

Чиновникъ: Сейчасъ лишь изъ правленья, от вашена и пришеть поговорить. Баронесса: Его рашили?

Чиновнинъ: Нътъ, но скоро... Можетъ быть, Я помъшаль ...

Баронесса: Ничуть. (Отходить въ окну и гово-Князь (въ сторону): Вотъ время объясненья! (нянь). Я въ магазинь имиче видьлъ васъ. нина: Въ какомъ же?

Князь: Въ англійскомъ.

1.ина: Давно ль? Князь: Сейчасъ-

Нина: Мий удивительно, что васъ я пе узнала-Князь: Вы были заняты.

Нина (скоро): Браслеть я прибирала, Вотъ въ этому... (Выпимаеть изъ ридивида). Киязь: Премиленькій браслега Но гдъ жъ другой?

Нина: Потерянъ! Князь: Въ самомъ дъль?

Нина: Что жъ страннаго?

Князь: И не секреть-Когна?

Нина: Третьевадия, вчера, на той недълъ-Зачемъ вамъ знать, когда?

Князь: Я мысль свою имбль. Довольно странную, быть можеть.. (Въ сторову). Смущается она-вопросъ ее тревожить. Охъ, эти скромницы! (Ев). Я предложить

XOTEJT. Свои услуги вамъ... онъ можетъ отыскаться... Нина: Пожалуйста... Но гдъ?

Князь: А гдѣ жъ потерянъ онъ? Нина: Не помню.

Князь: Какъ нибудь на балъ?

Нина: Можетъ статься, Князь: Или кому нибудь на память подарень? Нина: Откуда вывели такое заключенье?

И подарю его кому жъ?..

Не мужу ль?

князь: Будто въ свъть только мужь? Пріятельниць у вась толца — въ томъ въть Ну, пусть потерянъ онъ — а тотъ, [сомнъны. Который вамъ его найдеть,

Получить ли оть васъ какое награжденье? Нина (улыбается): Смотря...

Князь: По если онъ [сонъ Васъ любить, если въ васъ потерянный свой Онъ отыскалъ-и за улыбку вашу, слово,

Не пожальеть ничего земного? Но если сами вы когда вибудь Ему рѣшились наменнуть

О будущемъ блаженствъ, -если сами, Не узнавы, подъ маскою, его

Ласкали вы любви словами... О... но поймите же!

Нина: Изъ этого всего Я то лишь поняла, что слишком вы забылись... И нынче въ первый и послъдній разъ

Не говорить со мной прошу покорно васъ. Князь: О, Боже! Я мечталь .. Ужель вы разсердились (про себя).

Ты отвертълася! добро... но будеть часъ, И я своей достигну цъли.

(Нина отходить въ баропессы). (Чиновникъ расвланивается и уходить).

Нина: Adieu ma chère-до завтра: мнъ пора. Баронесса: Да подожди, топ ange, съ тобой мы не успъли

Сказать двухъ словъ (цалуются)

Нина (уходя): Я завтра жду тебя съ утра.

Баронесса: Мик день покажется длиники непъли.

Еыхоль пятый.

Прежніе, кромі Нины и чиновника. ниязь (въ сторону): Я отомщу тебъ! Вотъ

скромница нашлась!

Пожалуй, я дуракъ-пожалуй, отречется, Но я узналь браслеть.

Баронесса: Задумалися, князь? князь: Да многое раздумать мыв придется. Баронесса: Какъ кажется, вашъ разговоръ

Быль оживлень-о чемъ быль спорь? инязь: Я утверждаль, что встрътиль въ ма-Баронесса: Кого? [скарадъ...

Князь: Ее.

Баронесса: Какъ, Нину?

Я доказаль ей. Баронесса: Безъ стыда,

Я вижу, вы въ глаза людей злословить рады... князь: Изъ странности ръшаюсь иногда. Баронесса: Такъ пощадите хоть заочно! Бъ тому же доказательствъ нътъ.

Виязь: Нать! Только мий вчера быль дань И у нея такой же точно. Гбраслеть, Баронесса: Вотъ доказательство... логическій Такіе же есть въ каждомъ магазинъ. [отвъть! Князь: Я нынъ всъ изъйздиль ихъ, И тугь увърился, что только два такихъ.

(Посль молчанія). Баронесса: Я завтра жъ дамъ совъть полез-[ный Нивъ:

не домвряться болтунамъ. Князь: А мый совыть какой? Баронесса: А вамъ?

Ситатье продолжать съ успъхомъ начатое И дорожить побольше честью дамъ. Кънзъ: За два совъта вамъ я благодаренъ вдвое. (Уходить).

Выходъ шестой.

Баронесса: Какъ честью женщины такъ вътрено шутить!

Откройся и ему-со мной бы было то же? Итакъпрощайте, князь! не мнъ васъ выводить Изъ заблужденія! о, нъть, избави Боже! Одно лишь странно мит, какъ я найти могла

Ея браслеть. Такъ! Нена тамъ была-И воть разгадка всей шарады... Не знаю, отчего, но я его люблювыть можеть, такъ, отъ скуки, отъ досады, Оть ревности... том люся и горю,

И нъту миъ ви въ чемъ отрады! Мив будто слышится и смехъ толпы пустой,

И шопоть злобныхъ сожальній! Нътъ, я себя спасу .. хотя бъ на счетъ другой, Оть этого стыда... хотя бъ цъной вученій Пришлося выкупить проступокъ новый кой... (Задумывается).

Какан цань ужасныхъ предпрівтій! Выходъ сельной.

Баронесса и Шприхъ. (Шприхъ входить, раскланивается). Баронесса: Ахъ, Ширихъ! ты въчно кстати. Шприхъ: Помилуйте, и быль бы очень радъ,

Когда бы могъ вамъ быть полезенъ, Покойный вашъ супругъ...

Баронесса: Всегда ль ты такъ любезенъ? Шприхъ: Блаженной памяти, баронъ...

Баронесса: Тому назадъ Лътъ пять, я помню.

Шприхъ: Занялъ тысячъ... Баронесса: Знаю!

Но я тебъ проценты за пать лътъ Отдамъ сеголня же.

Шприхъ: Мић-съ нужды въ деньгахъ вътъ. Помилуйте-съ, я такъ, случайно вспомиваю. Еаронесса: Скажи, что новаго!

Шприхъ: У графа одного Князь: Да. . Наслушался-сейчасъ лишь вышель-

Исторій въ свъть тьма.

Баронесса: А ничего Провинза Звъздича съ Арбенивой не слышаль? Шприхъ (въ недоунавін): Натъ... слышаль... какъ же... вътъ...

Объ этомъ говорилъ и замолчаль ужь свъть... (Въ сторону). А что-бишь, я не помию, вотъ ужасно!...

Баронесса: О, если это такъ ужъ гласно, То вечего и говорить!

Шприхъ: Но и бъ желалъ узнать, какъ вы объ этомъ Изволите судить?

Баронесса: Они осуждены ужъ свътомъ. А впрочемъ, я бъ могла ихъ подарить совъ-Сказала бы ему, что женщины цънять томънастойчивость въ мужчинъ,

Хотять, чтобъ онъ сквозь тысячу преградъ Къ своей стремился геромиъ.

А ей бы пожезала я Поменьше строгости и скромности поболь... Прощайте, мосье Ширихъ, объдать ждеть меня Сестра; а то бъ осталась съ вами доль.

(Уходя, въ сторону).

Теперь я спасена-полезный миъ урокъ!

Выходъ восьмой.

Шприхъ (одинъ): Не безпокойтеся: я понядъ И не дождуел повторенья. [вашъ намекъ Каная быстрота ума, соображенья; Туть есть интрига... да! вывшаюсь вь эту Мив благодаренъ будетъ внязь. [связь-Я попаду къ нему въ агенты... Потомъ сюда съ рапортомъ прилечу, И ужъ, авось, тогда хоть получу Я пятилътніе проценты.

СЦЕНА ВТОРАЯ.

Кабвиеть Арбенина.

Выходъ первый.

Арбенинъ одинъ; потомъ слуга. Арбенинъ: Есе ясно ревности-а доказа-

Боюсь ошибки, а теритть иттъ силы;. Оставить такъ, забыть минутный бредъ... Такая жнань страшита могилы!

Казаринъ: Пјена?

Шприхъ: Собава.

Послушай, мой любезный другь,

не знаю, какъ жену-что Богъ дасть-не-

А ты собакъ не скоро сбудень съ рукъ.

(Арбениять вхедить съ письмомъ. Они стояли на

явно у биро, и онъ ихъ не видаль).

Запумчивъ, и съ письмомъ; узнать оп инте-

Выхо ъ четвертый.

Прежніе и Арбенинъ.

Апбенинъ (не замъчая ихъ): О, благодарносты

Спаст. честь его и будущность, не знаи

Почти, кто онъ таковъ- и что же?... О, змая

Кинъ воръ вторгается въ мой домь,

Весь горькій овыть многихь дней,

Не смёль подозрѣвать такого преступленья.

Кто эта женщина... какъ странный сонъ,

Я лумаль: вся вина ся., не знасть опъ.

Песлыханная визость!... Онъ, играя,

Иокрыль меня поворомъ и стыдомъ!

и и глазамъ не въризъ, забывая

И, какъ дитя, незнающій зюдей,

535

извъстно,

ресно ...

И павно ли и

Есть люди, я видаль, съ душой остылой, Они блаженствують мирно спять въгрозу-То жизнь завилная!

Слуга (входить): Ждеть человъкъ внизу. Принесь онъ барынъ записку отъ княгини. Арбенинъ: Да отъ какой?

Слуга: Не разобралъ-съ.

Арбенинъ: Записка? къ Нинъ?.. (Пдеть; слуга остается).

Выходъ второй.

#### **Аванасій** Павловичъ Назаринъ и слуга.

Слуга: Сейчась лишь бяринъ вышелъ-съ; по-Немного-съ. Дождите

Казаринъ: Хорошо.

Слуга: Я тотчасъ доложу-съ. (Уходить).

Казаринъ: Ждать я готовъ хоть годъ, когда Мосье Арбенинъ, и дождусь. [хотите. Дъла мои преплохи, такъ-что грустно! Товарищъ нуженъ мнв искусный Недурно, если онъ къ тому жъ Великодушенъ часто, кстати Имъетъ тысячи три душъ И покровительство у знати. Арбенина втянуть опять бы надо мнъ Въ игру; онъ будеть въренъ старинъ: Пріятеля онъ поддержать съумъеть И предъ дътими не оробъетъ.

А эта молопежь Мив просто-ножи!

Толкуй имъ, какъ угодно, Не знають ни завесть, ни въ пору перестать, А я всегда скажу, что жизнію безь цьзи Пи кстати честность показать, Ни передернуть благородно. Взгляните-ка, изъ стариковъ Какъ многіе пгрой достигли до чиновъ,

Изъ голзи

Вошли со знатью въ связи; А все відь отчего? - уміли сохранять Приличе во всемъ, блюсти свои законы, Держались правилъ-глядь: При нихъ и честь, и милліоны!...

Выхоль третій.

Казаринъ и Шприхъ (Входить Шприхъ). Шприхъ: Ахъ, Аванасій Павловичъ! воть

Ахъ, какъ я радъ! не думалъ ветретить васъ. Казаринъ: Я также! Ты съ визитомъ?

Шприхъ: Да-съ.

А вы?

Казаринъ: Я также!

Шприхъ: Право? А не худо. Что мы сощлись; о дълъ объ одномъ Поговорить мнъ нужно бъ съ вами. Казаринъ: Бывало, ты все занять быль дъ-А дъломъ въ первый разъ.

Uп; ихъ: Вол mot вамъ ви почемъ,

А, право, нужное...

назаринъ: Мий также очень нужно Съ тобой поговорять.

Шприхъ: И такъ, мы сладимъ дружне Казаринъ: Не знаю... говори!

Шприхъ: Позвольте лишь спросить Вы слышали ль, что вашъ прілгель ігов. Арбенинъ... (пряветь нальнами изображене во-Казаринъ: Что?.. не можеть быть Ты точно знаени?...

Шприхъ: Мой Создателя Я самъ удаживалъ-тому лишь пять минуть Кому же знать?

назаринь: Бѣсъ вѣчно туть-какъ-туть Шприхъ: Вотъ вилите: жена его намедии Не помню я, на баль, у объдии,

Иль въ маскарадъ, встрътилась съ однамъ Князькомъ: ему она довольно показалась И очень скоро князь сталь счастливъ и де-

Но вдругъ красотка передъ нимъ [бить Отъ прежняго чуть-чуть не отклепалась Вабъенден киязь и полетъль везаъ Разсказывать - того смогри что быть быль

Меня просили сладиль это дъло... Я принился-и разомъ все поситло, Киязь объщаль молчать, записку наваляль Покорный вашъ слуга слегка ее поправиль

И къ мъсту тогчасъ же доставиль. Казаринъ: Смотри, чтобъ мужъ тебъ ущей не оборвалъ

Шприхъ: Въ такихъ ли я дълахъ бываль, А обходилось безъ дуэли...

Казаринъ: И даже не быль битт?

Шприхъ: У васъ все шутка, смъхъ... Не должно рисковать.

азаринъ: И въ самомъ дъль Такую жизнь, безикнную для всъхъ, Безъ пользы подвергать — великій грахъ. Шприхъ: Но это въ сторону; въдыя о важ-Хотьль поговорить. номъ съ вами Казаринъ: Что жъ это?

Шприхь: Анекдоть!

А дъло вотъ въ чемъ...

Назаринъ: Пропадай съ дължи! Арбенинъ, кажетси, идетъ.

Шприхъ: Изгъ никого. Мил привезли педавно Оть графа Врути пять борзыхъ собакъ. Казаринъ: Твей анендоть, ей-Богу, преза-

Шприхъ: Ванть брать охотникъ, воть купить бы славно!

Казаринъ: Итакъ. Арбенинъ-какъ дуракъ Шприхъ: Послушайте,

Назаринъ: Попаль въ просакт Обмануть и османь явно. Женитесь посла этого!

Шприхъ: Вашъ братъ

Находыт этой быль бы радъ. Казаринъ: Во женитьов върность, счастіе-Эй, не женисл, Шприхъ: все враки! Шприхъ: Да и давно женатъ.-

Послушайте, одна особенно-вотъ иладъ!

Забудеть онъ свое ночное приключение. Онь не забыльовъ сталь искать и отыс-И туть-не могь остановиться .. [калъ, Вогь благодарность!... Много я видаль Ва свъть, а пришлось еще дивитьси.

(Перечитываеть письмо). А васъ нашелъ! Но не хотъли вы «Признаться...» Скромность истати чрезвычайно!-

«Вы правы... что страшивый молвы? «Поделушать насъ могли бъ случайно.

«Такъ! не презръніе, но страхъ «Прочель я въ вашихъ пламенныхъ гла-

Вы тайны любите-и это будеть тайной! «По я скоръй умру, чемъ откажусь отъ васъ» Шприхъ: Письмо! такъ, такъ, оно... Пропало

все какъ разъ! Арбенинъ: Ого! пскусный соблазиитель, право-Мнъ хочется послать ему отвъть провавый! (Казарноч) А! ты быль здась?

Назарияъ: Я жду ужъ цълый часъ. Шприхъ (вь сторону): Отправлюсь къ баровесск: пусть хлопочеть

И разсывается, какъ хочетъ (Приближается въ двери).

Выходъ питый.

Прежије, прома Шприха. (Шприха уходить пеза quens). .

**Казаринъ:** Мы съ Піприхомъ. гдѣ же Шприхъ?

Пропаль! (Br cropeny). Инсьмо! такъ вотъ что! понимаю! (Ему).

Ты въ размышленыи .. Арбенинъ: Да, я размышляю. [ныхъ? Казаринъ: О бренности наделда и блага тек-

Арбенинъ: Почти .. О благодарности Казаринъ: Есть минива Назаринъ: Вогъ дались собаки! Различныя на этогъ счеть.

Но что-бъ ни думаль этотъ или тогъ, А все предметь достоинъ размыньленыя, Арбенинъ: Твое же вивніе?

"Назаринъ: Я думаю, пой друга, Что благодарность вещь, которая тывь боль, Зависить отъ пвиы услугъ,

Что не всегда добро бываеть вы нашей воль. Вотъ, напримъръ, вчера опять

Мий Слукина пропераль почти-что пысачь И я, ей-Богу, очень благодаренъ; [пять, Да вотъ какъ: нью ли, вмъ, нав силю, Все имаю о немъ

Арбенинъ: Ты шутниць псе, Казаринъ, Казаринъ: Послушай: Я тебя люблю И буду говорить серьезно.

Но сталай милость, брать, оставь ты видъ Ня стврою предътобой [свой грезими, Всь заниства премудрости земной.

Мое ты хочень слышать мизнье О благодарности... изволь; возьми теривные, Что ни толкун Вольтеръ или Декартъ, Міръ для меня-колода карть, Жизнь-банкъ: рокъ мечеть, и играю, И правила перы я къ людямъ примъние,

И воть тенерь примъръ Іли поясненья этихь правиль; Пусть разомъ тысячу и на туза поставиль Такъ, по предчувствно-я въ картахъ сус-

Положимъ, что случайно, безь обману, Онъ выигралъ-я очень радъ:

Но все нивакъ туга благодарить не стану И молча загребу свой иладъ, И буду гнуть, да гнуть, покуда не устану:

А тамъ, втоги свелъ И карту сматую-подъ столъ!

Теперь... Но ты не слушаень, кой милый?. Арбенинъ (нь размишленія): Понсюду здо, вездъ и и намедии. . я, какъ истукавъ, [обманъ, Безмольно слушаль, какъ все это было! Казаринъ (въ сторову): Задумался. (Ему). Тенерь мы перейдемъ

Ко другому казусу и дело разберемъ, Но постепенно, чтобъ не сбиться. Положемъ, напримъръ, въ вгру или въ раз-

Ты бъ захотъль опять пуститься, [врагь И тугъ пріятель твой случится II скажеть: "эй! остерегиси, брать!.." И прочіе премудрые совъты,

Которые не стоятъ инчего. II ты случайно, такъ, послушаень его.

Ему поклопъ и мвоги лъты. И если онъ тебя отъ пъявства удержалъ, То напон его сепчасъ, беть замедлевья, [певье П въ карты обыграй въ обявиъ за настав А отъ игры онъ спосъ-такъ ты ступай но Влюбись въ его жену... иль можешь не влюбиться,

Но обольсти ес,чтобъ съ мужемъ расплатиться: Въ обоихъ случаяхъ ты будень правъ, дру-И только-что отдашь урокомъ за урокъ. [жокъ, Арбенинъ: Ты славный моралисть! (Въ сторону). Такъ это всемь извъстно...

А внязь за вашь урокъ в заплачу вямь честно. Казаринъ (не обращая вниманія): Посл'єдній пункть осталось объяснить: Ты любинь женщину, ты жертвуень ей

Богатствомъ, дружбою и жизнью, можетъ Ты окружиль ее забавами и лестью, [быть; Но ей за что тебя благодарить? Ты это сдълаль все изъ страсти

И самолюбія отчасти:

Чтобъ ею обладать, пожертвовалъ ты все. А не для счастія ел.

Да! пораздумай-ка объ этомъ хладнокровно, И скажень самъ, что въ мір'ї все условно. Арбенинъ (разстроенно): Да, да, ты правъ; что женщинь въ любви?

Победы новыя ей нужны ежедневно. Пожалуй, плачь, терзайся и моли— [ный. Смъщовъ ей видъ и голосъ твой плачев-Ты правъ: глупецъ, кто въ женщинъ одной Мечталь найти свой рай земной.

Казаринъ: Ты разсуждаень очень здраво, Хотя женать и счастливъ.

Арбенинъ: Право?

Казаринъ: А развъ въть?

Арбенинъ: О, счастливъ... да... Казаринъ: Я очень радъ.

Однако жъ все мнъ жаль, что ты женать! Арбенинъ: А что же?

Казаринъ: Такъ... я вепоминаю Про прежнее .. когда съ тобой Кутили мы, въ чью голову-не знаю, Хоть оба мы-ребята съ головой!.. Воть было время! Утромъ отдыхъ, нъга, Воспоминанія пріятнаго ночлега...

Потомъ объдъ, вино-Рауля честь-Въ граненыхъ кубкахъ пънится и блещеть; Бесъда шумная; остроть не перечесть;

Потомъ въ театръ-душа тренещетъ При мысли, какъ съ тобой вдеоемъ изъ-за

кулисъ Выманивали мы танцовщицъ и актрисъ...

Не правда ли, что древле Все было лучше и дешевле? Вотъ пьеса кончилась, и мы летимъ стрѣлой Бъ прілтелю... вошли... игра ужъ въ самой На вартахъ золото насыпано горой: [силъ;

Тотъ весь горить; другой Бледие чемъ мертвецъ въ могиле. Садимся мы-н загорълся бой!...

Туть, туть сквозь душу переходить Страстей и ощущеній тьма, И часто мысль гигантекая заводить

Пружину нылкаго ума...

И если побъдинь противника умѣньемъ. Суньбу заставинь насть къ ногамъ твоимъ съ Тогла и самъ Наполеонъ [смиреньемъ. Тебф покажется и жалокъ, и смфиюнъ,

(Арбенинъ отворачивается) Арбенинъ: О, кто мит возвратить васъ, будныя надежды.

Васъ, нестерпимые, но пламенные дни? За васъ отдамъ я счастіе невъжды, Безпечность и покой-не для меня они... Микль быть супругомъ и отцомъ семейства?

Мит ль, мит ль, который испыталь Всв сладости порока и злодъйства, И передъ ихъ лицомъ ни разу не дрожалъ? Прочь, добродътель! я тебя не знаю,

Я быль обмануть и тобой, II краткій нашъ союзъ отнынѣ разрываю-Прощай — прощай...

> (Падаеть на стуль и заприваеть лицо). Казаринъ: Теперь онъ мой

#### СПЕНА ТРЕТЬЯ.

Комната у килал. Дверь въ другую растворена; онъ въ другой синть на деванъ.

Выхолъ первый.

Иванъ, потокъ Арбенинъ. (Слуга смотрать на часы).

Иванъ: Седьмой ужъ часъ почти въ исходъ А въ восемь приказалъ себя онъ разбудить.

Онъ спить по русски, не по модъ, И я успъю въ лавочку сходить, Дверь на замокъ запру: оно върнъе. Да... чу... по ластнина идуть.

Скажу, что дома нътъ-и съ рукъ долой скорте, (Арбенинъ входить).

Арбенинъ: Князь дома?

Слуга: Дома нать-съ. Арбенинъ: Не правда.

Слуга: Пять минуть

Тому назадь, ужхаль.

Арбенинъ (прислушивается): Джешы окътуть. И върно сладко спить: прислушайся какъды-

(Въ сторону). Но скоро перестанетъ. [шетъ... Слуга (въ сторону). Онъ все слышить... (Ему). Себя будить мнь князь не приказаль

Арбенинъ: Онъ любитъ спать, - тъмъ лучие:

II въчно спать. (Слугь). Я, кажется, сказаль, Что буду ждать, нокуда онъ проснется. (Слуга уходить).

Выходь второй.

Арбенинъ (одинь): Удобный мигъ насталътеперь иль инкогда!

Теперь я все свершу безь страха и труда; Я докажу, что въ нашемъ покольны Есть хоть одна душа, въ которой оскороленье, Запавъ, приносить илодъ... Обл не ихъ слуга:

мак поздно передъ ними гнуться... погда бъ, крича, предъ нихъ я вызвалъ бы

они бъ сменлися... теперь не засмеются! ови от дама. Все знасте:... о, нътъ, я не таковъ! Позора цълый часъ (Онъ отвидываеть вуаль и отступаеть въ удивлена головъ своей не потерплю я даромъ. (Растворяеть дверь).

опъ спить! Что видить онъ во снъ въ посафиній разъ? (Страшно улыбаясь).

я думаю, что онъ умреть ударомъокъ свъсилъ голову... я прови помогу... и все на счеть благой природы! (Входить въ комнату).

(Минуты дві-онъ виходить блідень). He Mory!

(Молчаніе). Та. это свыше силъ и воли... я наифинать себъ, и задрожалъ Внервые во всю жизнь. Давно ли И трусъ?.. трусъ?.. Кто это сказалъ?.. я самъ, и это правда... Стыдно, стыдно! Ебги, красиви, презранный человакъ! Тебя, какъ и другихъ, къ землъ прижалъ нашъ въкъ.

Ты предъ собой лишь хвастался, какъ 0. жалко.. право жалко... изнемогъ [видно ... И ты подъ гнетомъ просвъщенья! Любить ты не умъль, а мщенья Хотваъ пришелъ и... и не могъ! (Молчаніе). (Свлител).

И слинкомъ залетъть высоко; Върнъй избрать и долженъ путь... И замысель иной глубово

Запаль въ мою измученную грудь. Такъ! такъ! онъ будеть жить; убійство ужъ не Убійць на площадих вазнять. [въ модъ: такъ! въ образованномъ я родился народъ: Изыка и золото-вогь наша кинжаль и яды! Вереть чернила и пишеть алинску; береть шляпу).

Выходъ третій.

Арбенинъ п Баронесса.

Арбенина идеть къ двери в сталкинается съ даной въ вуаль).

Дама (въ вуаль): Ахъ! все погибло!..

Арбенинъ: Это что? Дама (вырывалсь): Пустите!

Арбенинъ: Нътъ, это не притворный крикъ Продажной добродътели! (Ей строго): Молчите!

Ин слова-или сей же мигъ... Бакое подозрѣнье!.. отверните Вашъ вуаль, пока мы здъсь одни. Дама: Я не туда зашла, ошиблась.

Арбенинъ: Да, немного Ошиблись, кажется и мит,

Но временемъ, не мъстомъ. Дама: Ради Бога,

Пустите! Я не знаю васъ. Арбенинъ: Смущенье странно... вы должны

Онъ спить теперь и можеть встать сейчасъ! Все знаю я... но убъдиться

Дама: Все знаете?...

нін; потомъ приходить въ себл).

Арбенинъ. Благодарю, Творецъ. Что ты позволиль инт хоть нынче ошибиться Баронесса: О! что и спалала? Теперь всем Арбенинъ: Отчанные теперы неистати, (понешы) Невесело, согласенъ, въ часъ такой,

Намъсто пламенныхъ объятій Съ холодной встратиться рувой... [ той. II то минутный страхъ-а нъть бъды боль-Я скроменъ, радъ молчать. Благодарите Бога,

Что это я, а не другой; Не то была бы въ городъ тревога.

Баронесса: Ахъ! онъ проснулся, говорить. Апбенинъ: Въ брелу... Но усповойтесь, и сейчись уйду,

Лишь объясните мев, вакою властью Воть этогь купидонь вась вдрусьокоздоваль! Зачемъ, когда онъ самъ безчувственъ, какъ металлъ.

Већ женщины къ нему нылають страстью; Зачамъ не онъ у вашихъ ногъ съ тоской, Оъ моленьемъ, клитвами, слезами!

А вы, вы врась одив ... вы женщива съ

Забывши стыдь, пришли ему предаться сами? Зачьять другая женщина, вичемъ Не хуже васъ, ему отдать готова Все: счастье, жизнь, любовь... за взглядъ одинъ, за слово?

Зачёмъ?.. О, я глупень! (Въ бёменстий). Зачьмъ, зачьмъ?

Баронесса (рашительно): Я поияла, о чемъ вы Что вы пришли... Гроворите... Знаю,

Арбенинъ: Какъ! кто жъ вамъ разсказалъ?.. (Опоминишись). А что вы знасте?...

Баронесса: О, я васъ умоляю,

Простите мив...

Арбенинъ: Я васъ не обвиняль; Напротивъ, радуюсь пріятельскому счастью. Баронесса: Осленлена была я страстью; Во всемъ виновна я; по, слушайте... Арбенинъ: Къ чему?

Мић, право, все равно... я врагъ морази

Баронесса: Но еслибы не п, то не бывать

Арбенинъ: А! ужъ это слишкомъ много... Письмо!.. какое?.. а! такъ это вы тогда, Вы ихъ свели... учили ихъ!.. Давно ли Взялись вы за такія роли? Что васъ понудило?.. Сюда Приводите вы вашихъ жертвъ невлиныхъ? Пль молодежь приходить къ вамъ? Ла-признаюсь! вы владь въ гостиныхъ, й я ужъ не диклюсь разврату нанихъ дамъ...

И не выпранивать признанья Ръшилась и прівхать къ вамъ. Забывъ и стыдъ, и сграхъ-все, свойственно-Ифтъ, то обязанность святал. Hays. Былая жизнь моя прошла, И жизнь ужъ ждеть меня инад. Но я была причиной зла, И, свътъ на вън повидал, Теперь все прежнее загладать я праща.

Я перевесть свой стыдъ готова: Я не спасла себя-спасу другого. Князь: Что это вначить?

Баронесса: Не мізнайте жаз: Мив много стоило усилій, Чтобъ говорить решиться. Вы один, Не въдан того, причиной были Монхъ страданій. Не смотри на то, Я васъ должна спасти... зачать, за что -Не знаю... Вы не заслужили

Всьхъ этихъ жертвъ: вы не могли любии . Понать мена... и даже, можеть быть, Я бъ этого и не желала...

Но слушанте. Сегодня и увиала, Какъ--это все-равие... что вы Къ женъ Арбенина втера неосторожно-Писали... По слов: мь мольы, Она васъ любить-это ложно, ложно!

Не върьте-ради неба... Эта мысль одна Насъ всъхъ ногубить-всъхъ! Она Не знаетъ ничего... по мужъ читалъ... ужасевъ

Въ любви и невависти онт! Онъ быль ужъ зрась... онъ вась убъеть... онъ Къ здодъйству... Вы такъ молоды... [пріучень Князь: Бангь страхъ напрасенъ

Арбенинъ въ свъть жиль-и слинкомъ онъ Чтобы рашиться на отласку (умень, П сдълать наконецъ, безъцъли и нужды, Въ пустой комедін кровавую развизку. А разсердился онъ-и въ этомъ исть біды:

Возьмугь Лепажа инстолеты, Огмфрать триднать два шага-И, право, эти эполеты

Я заслужиль не бытегном воть врага. Баронесса: Но еели ваша жизнь кому-нибуль

Чъмъ вамъ... и связь у ней есть съ жизнио Но если васъ убыоть? убыоть! о, воже

И и всему виной...

Князь: Вы?

Баронесса: Попилите!

Князь (подумать): И обязанъ драться: Я виновать предъ нимъ-его и тронуль честь, Хотя не зналь того; но оправдаться Нъть средства.

Баронесса: Средство есть Князь: Солгать - не это ли? Другое мив Я лгать не стану, жизнь свою храня, [напанте. И тогчасъ же пойду.

Баронесса: Минуту .. Не ходите,

и слушайте меня. (Береть его за руку). вы вев обмануты!.. Та маска... (Облокачикастел на стелъ, упадвя). Это я!... нязь: Какъ? вы?. о, Провидънье! (Молчане). во Пирихъ?. Онъ говорилъ... онъ виноватъ во всемъ... варонесса (опомиясь и отходя): Минутное то

511

540

было заблужденье, Везумство странное - теперь а каюсь въ оно проиндо-забудьте обо всемъ. [немъ! вызыте ей браслеть — онъ быль найдень Какой-то чудною судьбой; [случайно,

и объщайте мит, что это тайной останстся. Мить будеть Богъ судьей! вась Овъ проститъ... меня простить не въ Я удаляюсь... думаю, что боль [вашей воль! Мы не увидимен. (Подобдя къ двери, видитъ, то онь хочеть броситься за ней). Не следуйте за мной, (Уходить).

#### Выхоль шестой. Киязь одинь.

Князь (посяв долгаго размышленія): Л. право, думать что не знаю,

й телько могъ понять изъ этого всего, по случай счастливый, какъ школьникъ, пропускаю не справив пичего. (подходить къ столу). Ну вотъ еще записка;

[оть кого? Авбенинъ!., прочитаю!... Аюбезный кинзь! Прітажай сегодня къ N. везеномы: тамъ будеть много, и мы весело проведемъ премя. И не хотъль разбудить тебя, а то ты бы дремаль цвлый вечеръ. Иропай! Жау непременно, твой искрений Евгеній Арбенинь».

Ну, право, глазъ особый нуженъ, Чтобь въ этомъ увидать картель. Ідь слыхано, чтобъ звать на ужинъ Предъ тъмъ, чтобъ вызвать на дуэль?

#### CHEHA TETBEPTAH.

Комиота у N. Выходъ первый.

Назаринъ хозяннъ и Арбенинъ (садятся перать) казаринъ: Такъ въ савомъ дъль ты причуды всъ оставиль,

поторыми гордится свъть, И въ врежей путь шаги свои направиль?. Мысль превосходная!. Ты должень быть поэть И, сверхъ того, но всъмъ примътамъ, геній.

Тъснить теби домашній кругь. дай руку, милый другъ.

Ты пашъ?

Арбенинъ: Я вашъ! Былого пъть и тъни. Пазаринъ: Пріятно видъть, ей-же-ей, накть люди умные на вещи смотрять нынк. Приличия для нихъ ужасиће ценей... не правда ль, что со мной ты будень нь половинь?

X03 пинъ: А книзи надо пощинать слегва!

Назаринъ: Да., дв. (пл. сторову). Рабавна бу-ACTA empura!

Хозяинъ: Посмотримъ. - Транспортъ! (Сля-Арбанинъ: Это онъ. (мень муже). Казаринъ: Рука

Твоя дрожить?..

арбенинъ: О, ничего, -- отвычия! (KHRIDE EXCIPED). Выходъ второй.

Прежие и Киизь.

Хозяинъ: Ахъ. плазь! и очень радъ. Прошу-ва, Снимите саблю и садитесь, јбезъ чиновъ, У насъ умасный бой.

Князь: 0! я смотрыть готовъ. Арбенинъ: А все играть съ тъхъ понъ еще

Князь: Нать, съ вани, право, не боюсь. (Въ стороня).

По свътскимъ правидамъ и мужу угождаю, А за женою водочусь...

Линь выягрась бы тамь, а заксь пусть про-RPDSR. (Cameren).

Арбенинъ: Я пынче быль у висъ.

Князь: Записку и читаль

И, видите, послушенъ.

Арбенины На порогъ Мий ито-то встратился, въ смущеный и Киязы: Ц вы узнали? Арбенинъ (сміясь): Кажетел, узналь. Киняв, обольститель вы опасвый! Все поняль и все отгадаль ..

Князь (из сторову): Окъ внчего не повяльэто исно. (Отходить и кладеть с бля). Арбенинъ: Я не хотъль бы, чтобъ жена мол

Вамъ пригланулась,

Князь (разеваню): Почему не? [из мужъ Арбенинъ: Так и! добродътелью которов ищуть Любовники, - не обладаю и. (Въ сторону). Онъ не смущается нитьмъ... О! а разрушу Івой сладкій миръ, глупецъ; и иду подолью... ії еслибы ты вогь на варту брасить душу, То и протикъ чесей поставиль бы свою. (Перволь. Арбенияъ мечеть). Назаринъ: Я ставлю пятьдесять рублей. Киязь: И тоже.

Арбенияъ: Я разекажу вамъ анекдотъ, Который саминять и, кака быль моложе; Онъ имиче у пеня изъ головы нейлеть. Богь вилите: однив какой-то баринъ,

Женатый человъкъ... Твоя взяла, Казаривъ. женатый человъкъ, на пърность положась Своей жены, дремать въ забвеные след-

Винмательны вы что-то слишкомъ, князь, И проиграетесь порядкомъ. — [за днемъ Мужъ добрый былъ любимъ. Шель мирно день н, въ довершенью благь, безпечному супругу Быль данъ прівтель.. важную услугу

Ему онъ оказаль когда-то, и пригомъ Намель, мазилось, честь и совисть въ пемъ И это жи? инф ненавастно

Баронесса: О. Боже мой!.. Арбенинъ: Я говорю безъ лести... А сколько платить вамь вев эти госнода? Баронесса (унадаеть въ кресла): Но вы безче-Арбенинъ: Да, Гловъчны!... Ошибея, виновать, вы служите изъ чести!

(Хочеть идти). Баронесса: 0! я лишусь ума .. Постойте!.. онъ Не слушаетъ... О! я умру... идеть, Арбенинъ: Что жъ, предолжайте. Васъ это къ славъ поведетъ...

Теперь меня не бойтесь, и прощайте ... Ис, Боже сохрани, намъ встрътиться впередъ!... Бы изяли у женя все, все на свъть! Я стану васт, преследовать всегда, Вездъ-на улицъ, въ уединенья, въ свътъ! И если мы столкнемен.. то бъда! Я бъ насъ убилъ... но смерть была бъ на-Которую сберечь я долженъ для другой. Гграда. Вы видите, я добръ: взамънъ терзаній ада, Вамъ оставляю рай земной. (Уходига).

### Выходъ четвертыя. Баронесса одна.

Баронесса (вельдъ сму): Послушайте, клянусь... то быль обманъ... она Бовиниа... и браслеть... все и ... все и одна. Ушель, не слышить! Что мик дълать? Всюду Отчанные... нътъ нужды! и хочу Его спасти, во что бы то ни стало, буду Просить и унижаться; обличу Себя въ обманъ, преступленъп! Онъ всталь... идеть... ръшуся. . О, мученье!

#### Выходъ пятый. Баронесса и Князь.

Князь (въ другой компат!): Пванъ! Кто тамъ! Я слышать голоса!.. Какой народъ! нельзя уснуть и полчаса. (охо-Баl это что за посъщенье? Красавица! я очень радъ (Узнаеть и отскиливаеть). Ахъ, баронесса: иктъ, невъроятно Баронесса: Что отскочили вы назадь? (Слабъять голосомъ). Вы удавляетесь?

Князь (въ смущения): Конечно, мив прин-Но счастія такого я не ждаль. [но... **Баронесса:** И было бъ странно, если бъ ожи-

Князь: О чемъ и думаль? О, когда бъ я зналъ... Беронесса: Вы все бы знать могли, и ничего не знали.

Князь: Свою вину загладить я готовъ; Съг покорностью приму какое наказанье Хотите.. ябыль слень и немь; мое незнавье -Проступокъ... и теперь не нахожу я словъ...

(Беретъ ее за руку) Но ваши руки-ледъ! въ лицъ у васъ стра-

Ужель сомнительны для васъ слова мон? Баронесса: Вы ошибаетесь! Не требовать

Какой судьбой,—но мужъ узналъ, Что благодарный другъ, должникъ ужъ слишкомъ честный,

Жент его свои услуги предлагаль. Князь: Что жъ едблаль мужъ?

Арбенинъ (будто не слыхавъ вопроса): Князь, вы игру забыли:

Вы гнете не глядя. (Взглявувь на него пристально)
А любопытно вамъ [пустякамъ Узнать, что сдёлаль мужь?.. Придрался къ И даль пощечину... Вы какъ бы поступили, Киязь?

Князь: Я бы сдёлаль то же. Ну, а тамъ Стрёлялись?

Арбенинъ: Нътъ.

азаринъ: Рубились?

Арбенинъ: Нѣтъ, нѣтъ!

Казаринъ: Такъ помирились? Арбенинъ (горько улибается): О, ибть!

Князь: Такъ что же сдълалъ онъ?

Арбенинъ: Остался отомщенъ— И обольстителя съ пощечиной оставилъ. Князь (смъстся): Да это вевсе противъправилъ.

Арбенинъ: Въ какомъ указъ есть Законъ, иль правило на ненависть и месть? (Играютъ.—Молчаніе).

Взяла... взяла!..

(Вставая). Постойте, карту эту Вы полужници.

Князь: Я? Послушайте...

Арбенинъ: Конецъ

Игръ... Приличій туть ужъ нѣту, Вы (задыхалеь) шулеръ и подлецъ!

Князь: Л? я?

Арбенинъ: Подлецъ, и я васъ здъсь отмъчу, Чтобъ каждый почиталъ обидой съ вами встръчу,

(Броскеть ему карты въ дидо. Киязь такъ поражевъ, что не знаеть что дёлать). (Понизивъголось):

Теперь мы квиты.

Назаринь: Что съ тобой? (хозями). Онъ помъщался въ самомъ лучшемъ мъсть: Тотъ горячился ужъ, спустиль бы тысячь

двъсти: Князь (опомиясь, вскивнаеть): Сейчасъ, за мной, за мной!

Кровь, ваша кровь лишь смоеть оскорбленье! Арбенинъ: Страляться? съ вами? мит? вы въ заблужденьи!

Князь: Вы трусъ! (Хочеть броситься на него). Арбенинъ (грозно): Пускай! Но подступать Вамъ не совътую—ни даже здъсь остаться! Я трусъ—да вамъ не испугать

И труса.

Нязь: О, я васъ заставлю драться! Я разскажу вездь, поступокъ вашъ каковъ, Что вы—не я подлепъ...

Арбенинъ: На это я готовъ. Князь (подходя ближе): Я разскажу, что съ вашею женою... О, берегитесь!.. вспомните браслеть... -Арбенинъ: За это вы наказаны ужъ мною... Князь: О, бъщенство... да гдъ я? цълый свът. Противъ меня... Я васъ убью'..

Арбенинъ: И въ этомъ
Вы властны, даже я васъ подарю совътомъ
Скоръй меня убить... а то, пожалуй, въ васъ
Остынетъ храбрость черезъ часъ

Остынеть храорость черезъ чась. Князь: О! гдѣ ты, честь моя?.. Огдайтеэто

Отдайте мит его, — и л у вашихъ ногь. Да въ васъ итть ничего святого, Вы человъкъ, иль демонъ?

Арбенинъ: Я?—игровъ. Князь (упадел и закрывая липо): Честь, честь

Арбенинъ: Да, честь не возвратител. Преграда рушена между добромъ и здомъ, И отъ тебя весь свъть съ презръньемъ отвра-

Отнывъ ты нойдень отверженца путемъ, Кровавыхъ слезъ познаень сладость, И счастье ближнихъ будеть въ тягость

Твоей душћ; и мыслить объ одномь Ты будешь день и ночь; и постепенно чувства Любви, прекраснаго погаснуть и умругь, И счастьи не отдасть тебъ ничье искусстве! Всъ шумные друзья, какъ листья, отпадуть

Отъ сгинишей вътви и, красева, Закрывъ лицо, въ толив ты будень прох-И будетъ больше стыдъ тебя томить, [див. -

Чъмъ преступленіе злодья! Теперь прощай... (уходя) желаю долго жить. (Уходять).

конець второго действія.

### дъйствие третье.

БАЛЪ.

СЦЕНА ПЕРВАЛ.

Выходъ первыч.

Хозяйка: Я баронессу жду; не знаю, Прівдеть ли. Ми'в, право, было бъ жамь За васъ.

1-й гость: Я васъ не понимаю. 2-й гость: Вы ждете баронессу Штраль? Она уъхала.

Многіе: Куда? зачемъ? давно ли? 2-й гость: Въ деревню, нынче угромъ.

Дама: Боже мол. Канимъ же случаемъ! Ужель изъ доброй воля: 2-й гость: Фантазія! романы!.. хоть рукой Махии! (Расходятся; другаа толна мужчинь). 3-й гость: Вы знаете: князь Зв'яздичь проведения.

4-й гость: Напротивъ, выигралъ—да, видно, И получилъ пощениву. [не путемъ, 5-й гость: Стрълялой

4-й гость: Нътъ, не хотьль.

3-й гость: Какимъ же подлецомъ показалъ себя!.

5-й гость: Отнывъ незнакомъ

я больше съ нимъ.

6-й гость: И я! Какой поступовъ свверный!

4-й гость: Онъ будеть здась?

3-й гость: Нѣтъ, не рѣшится, вѣрно
4-й гость: Боть онъ! (князь подходить; ему едва кланяются).
(Всѣ отходять, вромѣ пятаго и местого госта Потомъ и они отходять. Нина садвтся на диванѣ).
Князь (въ сторону): Теперь мы съ ней отъ не будеть случая другого. [всѣхъ удалены, (ва) Я долженъ вамъ сказать два слова, И выслушать вы ихъ должны.
Нина: Должна?

Князь: Для вашего же счастья! Нина: Какое странное участье! Князь: Да, странно, потому что вы виной Моей погибели... Но мнф васъ жаль: я вижу,

Что пораженъ и тою же рукой,
Которан убъегъ васъ; не унижу
Себи пичтожной местью никогда;
Но слушайте и будьте осторожны: [ный,
Вашъ мужъ злодъй бездушный и безбожИ и предчувствую, что вамъ грозить бъда.
Прошайте же навъкъ; злодъй не обнаруженъ

И наказать его теперь и не могу; Но день придеть—и подожду...

Возьмите вашъ браслеть: онъ больше мит не вуженъ. (Арбевинъ смотрить на нихъ издали) нина: Биязь! вы сошли съ ума—на васъ Теперь сердиться было бъ стыдно. [ній разъ. . Князь: Прощайте навсегда! прошу въ послъднина: Куда жъ вы вдете, далеко очень, видно? Конечно, не въ луну?

Князь (ухода): Изть, ближе: на Кавказъ. Хозяйна (нивит): Почти всъ събхались, и адфсь намъ будетъ тъсно.

Прошу вась въ залу, господа! Mesdames! пожалуйте туда, (уходять). Выходъ второй.

Арбенинъ (одинъ, про себя): Я сомитвался—я? А это вежмъ извъстно;

Намени колків со всёхъ сторонъ Преслёдують меня... Я жалокъ имъ, смёщонъ! И где плоды монхъ усилій? И где та власть, съ которою, порой,

И гдъ та власть, съ которою, пород, Казниль толиу и словомъ, остротой?...

— Двъ женщины ее убили!
Одна изъ нихъ... О, и ее люблю, Люблю—и такъ неистово обманутъ!..

И насъ судить они не станутъ;

Я самъ свершу свой страшный судь... Я казне ей отыщу—мол жъ пусть будеть

Она умреть; жить вмёстё съ нею долё.

Я не могу .. Жить розно? (бака бы ислугавшкез себя). Разнено:

Она умреть—и прежней твердой воль Не памьню. Ей, видно, суждено Во цвыть льть погибнуть, быть любимей Такимъ, какъ и, злодьейъ, и любить Другого!.. это ясно... какъ же можно жить

Ей послъ этого!.. Ты, Богъ незримый, Но Богъ всевидащій! возьми ее, возьми! Какъ свой залогъ тебѣ ее вручаю... Прости ее, благослови;

Но я-не Богь, и не прощаю...

(Слышин авуки музыки).

(Ходить по компать; кдругь останавлявается). Тому назадъ лёгь десять, я вступаль

Еще на поприще разврата; [играль— Разв, въ ночь одну, я все до канли про-Тогда я зналь ужъ цвну злата, Но ибну жизни и не зналь. Я быль въ отчаяны—ушель и плу

П обять въ огнавит ущеть и илу Купилъ, и возвратился вновь Къ игориому столу; въ груди випъла вровь. Въ одной рукъ держаль и лимонаду

Стаканъ, въ другой четвереу пикъ: Послъдній рубль въ нарманъ дожидался Съ завътнымъ перешкомъ — ристь, праве, былъ великъ.

По счастье вынеедо—и въ часъ и отыградеи! Съ тъхъ поръ хранилъ и этогъ порошохъ, Среди полненій жизни трудной,

Какъ талисманъ тапиственный и чудный, Хранилъ на черный день—и день тоть не далекъ. (Ухолить быстро).

Выходь третій.

Козяйна, Нина, итскольно дамь и навалеровъ. (Во время посліднихи стровь входать).

Хозяйка: Не худо бы немного отдохнуть. Дама (другой): Такъ жарко здъсь, что я растаю. Петковъ: Настасья Павловна споеть намъ что нибудь.

Нина: Романсовъ новыхъ, право, я не знаю; А старые наскучили самой. [спой! Дама: Ахъ, въ самомъ дълъ, спой же Инна, Хозяйка: Ты такъ мила, что, върно, не заста-Себя просить напрасно цълый часъ [винъ

Себя просить напрасно цълый часъ [вийь Нина (салясь за піанию): Но слушать со вниманьемъ—мой приказъ! Хоть этимъ наказаньемъ васъ,

Хоть этимь наказанови
Авось, исправимь! (Поеть):
"Когда нечаль слезой невольной
брох чится по глазамъ твоимъ,
йит видеть и понять не больно,
что ты несчастлива съ другимъ,
"Незримый червь незримо гложеть

"Незримый черый пеою, Жизнь беззащитную твою, И что жъ? и радъ, что онъ не можеть, Теба любить, какъ и любаю.

... По сели счастіе случайно Блеснетъ въ лучахъ звоихъ очей, Тогда я мучусь торько, тайно, И пелый адъ въ групи моей".

#### Выходъ четвертые.

Прежије и Арбенинъ.

(Ва конца 3-го куплета мужа входить и облокавивается на фортешано. Она, увижить его, останагливается).

Арбенинъ: Что жъ, продолжайте. нина: Я колецъ совставь Забыла

Арбенинъ: Если вамъ угодно, То и напомию.

Нина (въ смущении): Пъть, зачёмъ? (Въсторову, хозявель:) Мив нездоровится (Вета-

Гость (другому): Во везкой ићена модной Исегда слова такін есть.

Которыхъ женщина не можетъ произнесть. 2-й гость: Къ тому же, слишкомъ прямъ и нашъ языкъ природный,

И из женскимъприхотямъ досель не привыкъ. 3-й гость: Гы правы: какъ дикарь, свободъ линь послушный,

Не гнетси гордый нашъ языкта За то ужъ мы какъ гнемся добродушно!

(Подають мороженое, Гости расходятся нь другому концу зала и, по одному, уходять въ други помпаты, такъ что наконецъ Арбевинъ и Пина остартся вавоемъ. Неизвъстини повазывается вт глубинф театра).

Нина (хозябка): Тамъ жарко; отдохнуть я сяду въ сторонъ

(Мужу). Мой ангель, принеси мороженаго

(Апбенинъ водрагиваетъ и идеть за мерожения»; возвращается и всинаеть дать).

Арбенинъ (въ сторону): Смерть, помоги. Нина (сму): Мив что-то грустно, скучно; Конечно ждеть меня бъда. Арбенинъ (въ сторову): Предчувствінгь я върю (Служань). Мит. что-то дурко: върно отв кор-(Подавал) Возьми; отъ скуки вотъ лекарство. Нина: Ла! это прохладить. (Веть).

Арбенинъ: О, какъ не прохладить!

Нина: Здась пынче скучно.

Арбенинъ: Пакъ же быть? Чтобъ не скучать съ людьми, то недо пріу-

Себя смотрѣть на глуность и коварство -Вотъ все, на чемъ вергится свъть! Нина: Ты правъ! ужасно!.

Арбенинъ: Да, ужасно!... Нина: Душъ непорочныхъ изгу...

Арбенинъ: Иътъ. Я думаль, что нашель одну, и то напрасно! Нина: Что говоришь ты?

Арбенинъ: И сказалъ, Что въ свъть липь одну такую отыскаль я, Teba!

Нина: Ты бленть.

Арбенинъ: Много танцовам. Нина: Опоминсь, топ аппі! ты съ мъста т вставаль. Арбенинъ: Такъ, върно, потому, что мало такъ поваль л.

Нина (отдаеть пустое блюдетво). Возьми постава на столь.

Арбенинъ (береть): Все, все? Hи канди не оставить мит?. Жестово! (Въ разившленін)

Шагъ сдъланъ роковой, назадъ вдля далеко. Но пусть викто не гибнеть за нее. (Бросаеть блидечко объ пемлю и разбиваеть)

нича: Какъ ты неловокъ!

Арбенинъ: Инчего: и боленъ-

Повдемъ поскоръй домой. Нина: Повдемъ. По снажи мив, милый мов-Ты нынче насмуренъ? ты мною неповолент? Арбенинъ: Ивтъ, явинче и доволенъ быль

тобой. (Ухолить). Неизвъстный (оставшись одинь): Я чуть не смалился-и было туть миновение.

Когда хотьль я броситься впереды.. (Вадумывается).

НЕТЪ, пусть свершается судьбы опредълење, А дъйстворать потомъ пастанеть мой черель. (France C)

> Спальня Арбеника. Выхоль первый.

Входить Нина, по вей слушания. Служанка: Сударыня, вы что то баздам сталя! Нина (спавал серьги): Я нездорова.

Служанка: Кы устали. Нина (въ сторову): Мой мужть мена пускеты!

Не зваю. Онъ молить и странень взглядь

Скажи, къ лицу была сегодня и опъта? [сета-(Млеть вы вернолу).

Ты права, и бажина, пакъ смерть баждиа: По въ Истербурга ито не базденъ, праве? Одна линь старая кважна,

II то румяны! Севть луканый!

(Сивиаеть букан и завертыщеть посу). Брось гда инбудь и дай миз шаль.

Какъ новый вальсъ коронъ! Въ какомъ-то

Бружилась и быстрый, и тудное стремленье Меня и мысль мою невольно муало вдаль, И сердие сжалося: не то, чтобы печаль,

Не то, чтобъ радость... Саша, дай миф винж-Бакт этоть князь мий недобль опить [5у.

А право, жаль безумнаго мальчишку! Что говориль онъ тупт .. заодъй, и наказать. Канказъ... бъда... вотъ бредъ!

Сауманка (правывая на парады): Прикажете убрать?

няна: Оставь. (Погружается въ задумиваеты, (Арбения повазывается въ пверихъ). Служанка. Прикажете прти?

> Апбенинъ (служаний тихо): Ступай. (Служанка не уходить). ППИ же! (Уходить. Онь запираеть зперы).

> > Выхоль второй. Арбенинъ и Нина.

апоснинъ: Она тебъ ужъ больше не вужна. нина Ты завеь?

Арбенинъ: И забеь.

Нина: Я, нажется, больна, и голова въ огић. Исди сюда поближе. ай по ну-чувствуешь, какъ вся горить она? Зачиль и тамъ мороженое вла: и, вкрио, простудилася тогда-Не правда ли?

Арбенинъ (резеденно): Мороженое? на! . Вина: Мой милый, я съ тобой поговорить

Ты изманился съ вакоторыхъ поръ; Ужь прежних в ласкъ и отъ тебя не вижу, Отрывнетъ голось твой в холоденътвой взоръ. И все за маскарадъ. О. и ихъ непавижу; И раклалася въ вахъ не фадить пикогда... Арбенинъ (въ сторову): Не мудрено ... теперь безъ няхъ ужъ можно...

Нина: Что значить поступить хоть разъ не-Арбенинъ: Леосторожно! О!.. [осторожно!

Нина: И въ этомъ вся бъда. Арбенинъ: Облумать все заранъ вадо было. Ника: О, есля бы я правъ заранъ знала твой,

Го върно бъ, не была твоей женей. Терзать тебя, страдать самой-Какъ это весело и мило!

Арбенинъ: И то! къ чему тебъ моя любовь? Нина: Какая тугь любовь? на что мић жизнь такая?

Арбенинъ (салител овозо вев). Ты прова! Что такое жизия? Жизнь-вещь пустан: Покуда въ сердив быстро злется кровь, Исе въ міръ намъ и радость, и отрада. Прогдуть года желаній и страстей-И все вопругъ текнъй, текнъй!

ло жизнь?-давно извъстява ніарада Для упражненія ділей,

ідь жерасе-режденье, гдь второевасный рядь заботь и муки тайныхъ ранъ, да смерть послъднее, а цълос обмавъ! Нима (повышим на грудь): Здась что-то жжегъ. Арбенияъ (предолжая): Пройдегь, пустое!

Молчи и слушай. И сказаль,

то жизнь лишь дорога, пока она врекрасна, А долго-ль?. Жизнь какъ балт: (пено, пружищиел-веселе: пругомъ всв савтае, Вернулся лишь домой, наряда измитыя

И все забыль и только что устань. По въ юныхъ лугахъ лучие съ ней про-

Пона душа привычкой не средингов Съ ел бездушной пустотой: Миновенно въ міръ перелегать пругой, Понуда умъ былымъ еще не тяготится, Покуда съ смертно летка еще борьба-По это счастіе не встать даеть сумба,

Huna: O, BESTE! H BRETS XOTY! Арбеничъ: Къ чему?

Нина: Евгеній.

Я мучусь, и больна!

Арбенинъ: А мало ли мучения, Котовыя свлывая, ужасные твоиха! Нина: Пошли за доктеромъ.

Арбенинъ: Жизив - въдность, следъ-Вина: Но и-я жить хочу! Глинь марь, Арбенинъ: И сколько утвленій

Тамъ мучениковъ ждетъ!

Нина (въ веруго): Но п молю: Пошли за докторомъ сворће!

Арбенияъ (ветручь, долодно). Не полилю Нина (поста молчания): Бонечно, раугины ты по такъ печтить безбожно:

Я умерсть могу, пошан своры, Арбенинъ: Что жъг развъ умереть вамъ не-I BOSMOZEHO

Ника: По ты влодый.

Евгения! Я жена твои .

Арбенинъ: Да! знаю, знаю! Нина: О, сталься! пложень разлился

Въ моен груди; и умирию.

Арбенинъ (смотрать на часи): Такъ скоро? Приз еще; осталось полчаса.

Нина: О, ды меня не любины! Арбенинъ: А за что же

Тебя любить? за то ль, что цельні адъ Мић въ грудь ты броенла? О, пътъ! и родь, л Твоимъ страданьнось, Боже, Боже! традъ И ты, ты смаеть требовать экобий

А мало и любиль тебя-скажи? А этой изжиссти ты знада ль цену? А вного ла хотваъ и отъ любен твоей? Улибку въжную, причетный взглядь

И что жъ нашелъ?- воварство и пакъну! Возможно зий меня продать-Мена- за поп'язуй глуппа. меня, который По слову первому быль лушу радь отдать?

Мит изканить? выт. и така скоро!. Ника: О! если бы вину споло сама

И знала, то... Арбенинъ: Молчи, иль и совду съ ума!

Когда же эти муни перестануть? нина: Браслеть мой кинзь нашель, потомъ Бакимъ-нибудь илеветникомъ

Ты быль обмануть.

Арбенинъ: Такъ, а была сомануть!

Довольно! я ошибся... возмечталь, Что я могу быть счастливъ... думаль снова Любить и въровать... но часъ судьбы насталь, И все прошло, какъ бредъ больного.

Быть можеть, я бъ успѣлъ небесный мечты Осуществить, предавшися надеждѣ, И въ сердиѣ бъ оживилъ все, что цвѣло въ

Ты не хотьла, ты!. [немь прежде— Плачь! плачь! Но что такое, Нина, Что слезы женскія?—вода. Я жъ плакаль—я, мужчина!

Отъ злобы, ревности, мученья и стыда. Я плакалъ—да!

А ты не знасшь, что такое значить, Когда мужчина плачеть?

0! въ этогъ мигъ къ нему не подходи: Смерть у него въ рукахъ и адъ въ его груди. Нина (въ слезахъ управеть на колтия и подпиметъ руки къ небу): Творенъ небесный, пощади! Не слышитъ онъ, но ты все слышинь, ты все знаешь—

И ты меня, всесильный, оправдаены!. Арбенинъ: Остановись! хоть передъ нимъ не Нина: Ифть, я не лгу—я не нарушу [лги. Его святыни ложною мольбой.

Ему я предаю страдальческую душу: Онъ—твой судья—защитникъ будетъ мой. Арбенинъ (который въ это время ходитъ но комнатъ, сложа руки): Теперь молиться премя, Нина:

Ты умереть должна чрезъ нѣсколько минуть— И тайной для людей останется кончина Твоя, и насъ разсудить только Божій судь. Ника: Какъ? умереть? теперь? сейчасъ?.. нѣть, быть не можеть.

**Арбенинъ** (смъвсь): Я зналъ заранъе, что это васъ встревожитъ!

Нина: Смерть, смерть! Онъ правъ... въ груди огонь, весь адъ...

Арбенинъ: Да, я тебѣ на балѣ подаль ядъ. (Молчаніе). Нина: Не вѣрю, невозможно—нѣть! ты напо

мною (бросается въ нему) Смфенься... ты не извергъ—нфть, въ дунгъ

твоей Есть искра доброты... Съ холодностью такою Меня ты не погубишь въ цвътъ дней.

Не отворачивайся такъ, Евгеній, Пе продолжай моихъ мученій, Спаси меня, разсьй мой страхъ::. Взгляни сюда... (Смотрить ему прямо въ глаза и отскикиваеть)

О, смерть въ твоихъ глазахъ!

(Упадаеть на стуль и закрываеть глаза. Онь подходить и цвлуеть ее). Арбенинъ: Да, ты умрешь— и и останусь туть

Одинъ, одинъ... Года пройдуть. Умру—и буду все одинъ... Ужасно! Но ты не бойся! міръ прекрасный Тебъ откроется, и ангелы возьмуть Тебя въ небесный свой пріють. (Плачеть). Да, я тебя люблю, люблю.. Я все забвенью, что было, предаль; есть граница мщевью, Я воть она.—Смотри: убійца твой Здёсь, какъ дита, рыдаеть надъ тобой (Молчаше).

Нина (вырывается и всвакиваеть): Сюда! сюда! на помощь!.. умираю

Пдъ, ядъ! — не слышугъ... понимлю: Тъ остороженъ... никого... нейдугъ... Но помии: есть небесный судъ, И я теби, убійца, проклинаю! (Не добъжавъ до двери, упадаеть безъ чувств

(Не добіжавть до двери, упадаеть безь чуветь: Арбенинъ (горько сжіясь); Проилятіе! Что пол. зіл проилинать?

Я проклять Богомь! (Подходеть). Бѣдное сод-Ей не по силамь наказанье... [данье!

Блёдна! (Содрогается). По всь черты спокойны, не видать

Въ нихъ ни раскаянья, ни угрызеній... Ужель?

Нина (слабо): Прощай, Евгеній Я умираю, но невинна... Ты—злодій. Арбенинъ: Піть, ніть, не говоря, тебі укь не поможеть

Ни ложь, ни хитрость... говори скоры: Я быль обмануть... такъ шутить не можеть Самъ адъ любовію моей!

Молчинь? О! месть тебя достойна... Но это не поможеть: ты умрень... И будеть для людей все тайно—будь спо-

Нина: Теперь мнѣ все равно... Я все жь Невинна передъ Богомъ... (Умираетъ). Арбенинъ (подходитъ въ ней и быстро отворачивается): Ложь!

(Упадаеть въ кресла). КОНЕЦЪ ТРЕТЬЯГО ДВЙСТВИ.

ДЪЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ. СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Выходъ первый.

Арбенинъ (свять у стола на диванъ):

Я ослабъть въ борьбъ съ собой
Среди мучительныхъ усилій...
И чувства наконець вкусили
Какой-то тигостный, обманчивый покой...
Лишь иногда невольною заботой
Душа тревожится въ холодномъ этомъ свъ
И сердце ностъ, будго ждеть чего-то.
Не все ли кончено? Ужели на землъ

Не все ли кончено? Ужели на земль Страданье новое вкусить осталось мит? Вздорь!.. Дин пройдуть—придеть забвеньс, Подъ тягостью годовь умреть воображенье,

И долженъ же покой когда-инбудь Вновь поселиться въ эту грудь. (Задумивается; вдругь подивиаеть голову). И ошибался?... Иътъ, неумолимо



Князь (въ сторону). Теперь мы съ ней отъ всёхъ удалены, Не будетъ случая другого. (Ей). Я долженъ вамъ сказать два слова,

Воспоминаніе!. Какъ живо вижу д Еп мольбы, тоску... О! мимо, мимо! Ты, пробужденная зива!.. (Упадаеть головою на рука).

Выходъ второй. казаринъ (тихо): Арбенинъ здась, печаленъ п

Посмотримъ, какъ-то овъ комедію сыграсть. Я. милый другь, сившиль къ тебъ. (Ему). Узнавин о твоемъ несчастыи Какъ быть! угодно такъ сульбъ. У венкаго свои напасти. (модчание). Па полно, братъ! личину ты сними-Не опускай такъ важно взоры: Ведь это хороню съ людьми. Лля публеки — а мы съ тобой эктеры, Спажи-ка, братъ... Да какъ ты бладенъ

Подумаени, что ночь всю въ карты поо-

О, старый влуть'. За мы разговориться Усивемъ посль.. Всть твоя родия: Нохойницъ илуть, конечно, неклопиться. Прощай же, до другого дня. (Ухолить).

#### Выхозъ третій. Родствениям приходить.

Лама (племяниция): Ужъ, видно, есть надъ нимъ Госполнее проклятье: Лурной быль мужъ, дурной быль сынь... Напомии мыв забхать нь магазинъ Кунить матеріи на траурное платье. Хогъ нынче изть доходовъ никакихъ, А разоряюсь для родныхъ.

Племянница: Ma tante! какая же причина Тому, что умерла кузина? дама: А та сударыня, что глупъ вашъ модный д жъ доживете вы до бъдъ! (Уходять). [СВБТЬ.

Выхоль четвертый. Виходать из комнаты покойници донгорь и старикъ.

Старикъ: При васъ она скончалась? Докторъ: Не усићан

Меня найти .. Я говорилъ всегда: Съ мороженымъ и балами бъда! Старикъ: Покровъ богатъ; нарчу вы раз-У брата моего прошедшею весной (смотрали?. На гробъ быль точь въ точь такой. (Уходить). Выходъ патый.

pysy. Докторъ: Вамъ надо отдохнуть. Арбенинъ (вадрагиваеть): А!.. (въ сторону) Сердце сжалось

Докторь: Вы слишкомъ предались печали эту HO9L-

Арбенинъ: Постараюсь. Докторъ: Ужъ помочь

Нельзя ничьмъ; но вамъ осталось Беречь себя.

Арбенинъ: Ого! а невредимъ. Какимъ страданіямъ земнымъ На жертку грудь поя ин предапалась А и все живъ... И счастія жель ть И ет вида вигеля иль Богь его посламы, Мое преступное лыханье Въ немъ осквервили божество. И воть оне, прекрасное созданье-'могрите-холодно, мертво!

Разь нь жизии человым чив чужого. Рискуп честию, ответиван и спаст. А онь-сменсь, шуги, не гогоря им слове, Онъ отняль у меня все, все-и черезь часъ, (YXOZHTA).

Докторъ: Онъ боленъ не шуга и и не сом-

Что въ этой голови мучений было тъма; Но если онъ сойдеть съ умо. (NAMES OF REPORT OF TRANS.).

> Выходь шестов. Входить севзействый в виявь.

Неизвестный: Неавольте васк спросить: Арбе-Hant Bagtan?

Докторъ: Право, утверждать не сміже:

Некавъстный: Очень жазт

Докторь: И онь такъ огорчень...

Неизвъстный: И и о нема жазаю.

Олнано жъ дома онъ? Донтеръ: Онъ? дома, - да. Неизвъстиый: Адълодо него преважное имкю. Докторъ: Вы изъдрузей сго конечно, госиода? Немавистный: Покамисть исть: но мы при-

Чтобъ повружиться повенногу, (ман сюза, Докторъ: Онъ болень не шути.

FRESS (Regyrnamuca): ACERT

Безъ памити?

Докторь: Ивгь! ходить, говорить-И есть сте подежда!..

Князь: Славу Гогу! (докторь уколиза). Выходъ сельно.

Князь: О. наколецы!..

Немавъстный: Лицо у васъ въ огиъ Вы тверды эн из своемъ рашеный?

Князь: А вы ручаетесь ли жив, Что справедливо ваше подопривые?

Неизвъстный: Послушайте: у насъ обоихъ Его мы ненавидимъ оба; трав одна.

Дзиторъ водходить ил арбенину и береть его за. По вы его души не зваете-миния И глубока, какъ двери гроба;

Чему хоть разъ отворится она, То въ ней погребено навъки. - Подоарънья Ей стоять доказательствъ. На прощенья,

Ин жалости ве зваеть овъ, Когда обиженъ. Мшенье, мщенье-

Воть изль его тогда и воть его законъ. Да, эта смерть скора не безъ причины. И знель: вы съ вимъ враги-и услужить вамъ радъ.

Вы драться станете---я два шага назадъ, И буду зрителемъ картины.

Ниязь: По какъ узнали вы, что день тому Я быль обижень имъ. Гназадъ Неизвъстный: Я разсказать бы радъ,

Да это вамъ наскучить!

Къ тому жъ весь городъ говоритъ.

Князь: Мысль нестерпимая! Неизвъстный: Она васъ слишкомъ мучить. Князь: О, вы не знали, что такое стыль! Неизвъстный: Стыдъ?---нътъ; и опытъ васъ

забыть о немъ научить.

Князь: Но кто вы?

Неизвъстный: Имя нужно вамъ? Я вашъ сообщинкъ, ревностно и дружно

За вашу честь вступился самъ. А знать вамъ болће не нужно. Но, чу! идутъ... походка тяжела

И медлениа. — Онъ точно. Удалитесь На мигъ; есть съ нимъ у насъ дъла, И вы въ свидътели теперь намъ не годитесь. (Киязь отходить въ сторону).

Выходъ восьмой.

Арбенинъ (со свъчей). Арбенинъ: Смерть! Смерть! О, это слово здѣсь, Вездѣ, - я имъ проникнутъ весь:

Оно меня преследуеть; безмолвно Смотраль и цалый чась на трупъея намой, И сердце было полно, полно

Невыразимою тоской.

Въ чертахъ спокойствіе и дѣтская безпечность, Улыбка въчнан тихонько расцейла,

Когда предъ ней открылась въчность, И тамъ свою судьбу душа ея прочла. Ужель я ошибался?—Невозможно! Мнъ ошибиться?-кто докажетъ мнъ Ея невинность?--ложно! ложно!

Гав доказательства? есть у меня они! Я не повърилъ ей—кому же стану върить?

Да, я былъ страстный мужъ, но былъ судья Холодный. - Кто же разувърить Меня осмълится?

Неизвъстный: Ссмълюсь-я! Арбенинъ (сначала пугается и, отходя, подносить къ лицу свъчу). А кто же вы?

Неизвъстный: Немудрено, Евгеній, Ты не узналь меня—а были мы друзья.

Арбенинъ: По кто вы?

Неизвъстный: Я твой побрый геній. Да! непримъченный, вездъ л былъ съ тобой, Всегда съ другимъ лицомъ, всегда въ другомъ нарядъ,

Зналь всь твои дьла и мысль твою порой; Остерегаль тебя недавно въ маскарадъ. Арбенинъ (вздрогнувъ): Пророковъ не люблю,

и выйти васъ

Прошу немедленно-я говорю серьезно. Неизвъстный: Все такъ: но не смотря на го-И на ръшительный приказъ, [лосъ грозный Я не уйду.-Да, вижу, вижу ясно,

Ты не узналь меня. Я не изътьхъ людей. Которыхъ можетъ мигъ опасный Отвлечь отъ цёли многихъ дней.

55G

Я цвль свою достигь издесь на месть лагу. Умру-но ужъ назадъ не сделаю ни шагу Арбенинъ: Я самъ таковъ, и этимъ, сверхъ Не хвастаюсь. (Садится). Я слушаю. Птого. Неизвъстный (въ сторопу): Досель.

Мон слова не тронули его

Иль я ошибся въ самомъ дълъ? Посмотримъ далъе. (Ему). Семь лъть тому на-

Ты узнаваль меня, Арбенинъ, Я быль мо-Неопытенъ, и пылокъ, и богатъ. Глодъ. Но ты... въ твоей груди ужъ крылса этоть

То адское презрънье по всему, (холоть Которымъ ты гордился всюду. Не знаю, принисать его къ уму,

Иль къ обстоятельствамъ-я разбирать не бу-Твоей души-ее пойметь лишь Богь, |ду Который сотворить одинъ такую могъ.

Арбенинъ: Дебютъ хорошъ.

Неизвъстный: Конецъ не будеть хуже.

Разъ, ты меня уговориль, увлекъ Къ себъ... Мой кошелекъ

Быль полонь; и къ тому же Я въриль счастью. Сълъ играть съ тобой-И проиграль. Отець мой быль скупой

И строгій челов'якъ... и чтобъ не подвергаться Упрекамъ, я ръшился отыграться; Но ты, хоть молодъ, ты меня держалъ Въ когтяхъ-и я все снова проигралъ. Я предался стчанныю. Туть были-

Ты помнишь, можеть быть, II слезы, и мольбы... Въ тебъ же возбудили Онъ лишь смъхъ... О! лучше бы произить

Меня кинжаломъ! Но въ то время Ты не смотръль еще пророчески внередъ

И только нынче злое съмя Произвело достойный плодъ.

(Арбенинъ хочетъ вскочить, но задумывается). И я покинуль все съ того мгновенья, Все-женщинъ и любовь, блаженство юныхъ

Мечтанья нажныя и сладкія волненья, ільть, И въ свъть мив открылся новый свъть-

Міръ невыхъ, странныхъ ощущеній, Міръ обществомъ отверженныхъ людей, Самолюбивыхъ душъ и ледяныхъ страстен,

И увлекательныхъ мучевій. Я увидаль, что деньги-царь земли,

И поклонился имъ. Года прошли, Все скоро унеслось: богатетво и здоровье; Навъки предо мной закрылась счастья дверь; Я заключить съ судьбой последнее условье-

И воть сталь тымь, что и теперь... А! ты дрожишь, ты понимаешь

И цъль мою, и то, что я сказаль! Ну, повтори еще, что ты меня не знаешь. Арбенинъ: Прочь! и узналъ теби - узналъ!-Неизвъстный: Прочь! Развъ это все? Ты надо И я повеселиться радъ. [мной смиялся-

одавно до меня случайно слухъ домчался, что счастливъ ты, женился и богать. 1 герьно стало мнъ, и сердце зароптало. И делго думаль я: за что жъ Овъ счастанвъ?-и шентало ина чувство внятное: «иди, иди, встревожь!» и сталь и следовать, мешаяся съ толной, резь устали, всегда, повсюду за тобой, Все узнавалъ-и наконецъ

Пописать трудамъ монмъ конецъ. Вослушай-я узналь, и... и открою Тебъ я истину одну... (Протяжно). Послушай: ты... ублав свою жену!...

(Арбенинь отскакиваеть. Князь подходить).

арбенинъ: Убилъ? — я? — Князь! — 0! что та-ROS ...

неизвъстный (отступал): Я все сказаль; онъ скажетъ остальное.

Арбенинъ (приходя из бъщенство): А! заговоръ!.. препрасно!.. а у васъ

Въ рукахъ... Вамъ помѣнать кто смѣегь? Пито... вы здёсь цари... я смиренъ... я сейчасъ У вашихъ ногъ... душа моя робъетъ Оть взглядовъ вашихъ..: Я глупецъ, дита, Я противъ вашихъ словъ отвата не имъю. И мигомъ побъжденъ, обмануть и шута, И подъ топоръ нагну спокойно шею!... А вы не разочли, что есть еще во мнъ Присутствие ума, и опытность, и сила? Вы думали, что исе взяла ея могила? что я не заплачу вамъ всемъ по старинъ? такъ вотъ какъ я униженъ въ вашемъ

Коварнымъ лепетомъ молвы... [мнъньи да! спена хорошо придумана; но вы

Не отгадали заключенья.

А этотъ мальчикъ?.. Такъ и онъ со мной Боротьен вздумаль? Мало было

Одной пощечины-нътъ, хочется другой? Вы все получите, мой милый!

вать жизнь наскупила? не странно: жизнь Жазнь площадного волокиты! [глупца, Ташьтесь же теперь—вы будете убиты, Умрете — съ именемъ и смертью подлеца. Киязь: Увидимъ; но скоръй...

Киязь: Теперь я счастинвъ!

Кензвъстный (останавливая): Да! а главное забыли!..

Князь (останавливал Арбенина): Постойте! Вы должны узнать, что обвинили Меня напрасно; что ни въ чемъ Не виновата ваша жертва; оскорбили

Меня вы во время: я только обо всемъ Хотъль сказать вамъ... Но пойдемъ.

Арбенинъ: Что? что? Неизвъстный: Твоя жена невинна; слаш-KOMP CTHOLO и поконнойо ил Арбенинъ (хохочеть): Да у васъ въ запаст шутокъ много.

Князь: Нѣтъ, нѣтъ, я не шучу, влянусь Твор-Браслеть случайною судьбою Попался баронессъ и потомъ

Былъ отданъ мнъ ел рукою. Я ошибался самъ; но вашею женою Любовь моя отвергнута была. Когда бъ я зналъ, что отъ одной опибии

Произойдеть такъ много зла,

То върно бъ не искалъ ни взора, ни улыбки ... И баронесса этимъ вотъ письмомъ Вамъ отпрывается во всемъ.

Читайте же споръй-мит дороги мгновенья... (Арбенинъ взглядываеть на висьмо и читаеть), Неизвъстный (поднявъ глаза къ небу, лицемърно): Казнить злодъя Провидънье;

Иевинная погибла-жаль! Но завсь ждала ее печаль, А въ небесахъ спасенье! Ахъ! я ее видаль: ея глаза

Всю чистоту души изображали ясно. Кто бъ думать могъ, что этоть цвъть пре-Сомнеть минутная гроза!.. Что ты замолкъ, несчастный?

Рви волосы, терзайся и причи... Ужасно!.. о, ужасно!

Арбенинъ (бросается на пихъ): Я задушу васъ,

(Вдругь слабтеть и падаеть нь вресия). Князь (тозвая грубо): Распанные вамъ не поможетъ.

Ждуть инстолеты -- споръ нашъ не ръшенъ... Молчить, не слушаеть. Ужель онъ Разсудекъ потеряль?..

Неизвъстный: Быть можеть...

Князь: Вы поменнали мне.

Неизвъстный: Мы цълимъ розно. Я отометиль; для вась, и думаю, ужъ ноздно! Арбенинъ (пстаеть съ динимъ взглядомъ). О, чте сказали вы?.. Нетъ силь, исть силь... Я такъ быль оскорбленъ, я такъ увъренъ Ohlab

Прости, прости меня, о Боже... Мий прошенье?

(Хохочеть).

А слезы, жалобы, моленьа! А ты простиль? (Становится на колани). Арбенинъ: Пдемъ, пдемъ! Ну, вотъ и и упать предъ вами на колъна: Скажите же, не правда ли, памъна, Коварство очевидны... И хочу, велю, Чтобъ вы ее сейчасъ же обвинили. Она невинна? Развъ вы туть были, Сметръзи въ душу вы мею? Какъ я теперь прошу, такъ и она молила... Ошибка... я ошибен... что жъ!

Она мив то же говорила, Но я сказаль, что это ложь... (Встаеть). Я это ей спазаль. (Молчаніе).

Воть что и вамъ открою. Не я ея убійца. (Взглядываеть пристально па пензиветнаго). Ты, скорви!

Признайся, говори смъльй,

Будь откровененъ хоть со мною. О, милый другь! зачемъ ты быль жестокъ? ьфдь и ее любиль, и бъ небесамъ и раю Одной слезы ен, когда бы могъ, Не уступиль-но я тебъ прощаю!

(Упадаетъ на грудь ему и плачеть). Неизвъстный (оттальная его грубо): Приди въ себя-опомнись., (Князкі), Уведемъ Его отсюда; онъ опомнится, конечно, На воздухѣ... (Береть за руку). Арбенинъ!

Арбенинъ Въчно

Мы не увидимся... Прощай... Идемъ... идемъ... Сюда... сюда . (Вырываясь, бросается въ дверь, гда сробъ І(нвы).

Князь: Остановице Неизвъстный: П этотъ гордый умъ сегода

Арбенинъ (возвращая съ дикинъ стопомъ): Здівсь посмотрите! посмотрите!... (Прибътая на средниу спени).

Я говориль тебъ, что ты жестовъ!

(Падаеть на землю и сидить, полудела, съ неводвижными глозами. Киязь и неизавствый стокть вадъ немъ).

Неизвъстный: Давно хотъль я полнов И вотъ вполнъ я отомщенъ! [мести-Князь: Онъ безъ ума — счастлявъ; а я навъть Спокойствія и чести! Эншевъ

### ПРИЛОЖЕНІЕ.

# (Арбенинъ').

RAMA BE 5 RESCHBIRNE.

двиствующия лица

Евгеній Александровичъ ар-Нина его жена. [бенинъ. Оленька. Назаринъ.

Ниязь Звѣздичъ. Шприхъ. Игрови. Гости.

### ДВИСТВІЕ ПЕРВОЕ.

Явленіе 1.

Игрони, князь Зетадичь, казаринъ и Шприхъ. (За столома мечуть банкъ и понтирують. Кругома стоить).

1-й понтеръ: Пванъ Ильичь, позвольте мнъ Банкометъ: Извольте. поставить. 1-й понтеръ: Сто рублей.

Банкометь: Идеть.

2-й понтеръ: Ну, добрый путь. 3-й понтеръ: Вамъ надо счастіе поправить .. И не мъшало бы загнуть.

2-й понтеръ: На все?.. Евть, жжется!

4-й понтеръ: Послушай, милый другь, кто нынече не гнется,

Ни до чего тоть не добьется. 3-й понтеръ (тихо первому): Смотри во всъ Князь Звъздичъ Ва-банкъ! [глава.

2-й понтеръ: Эй, килаь. Габат только портить кровь; пграйте не сердась!

Князь: На этотъ разъ оставьте хоть совъты Банкометь: Убпта.

Князь: Чорть гозили!

У До сихъ поръ драма эта печаталась подъ павраниемъ . Маскарада въ исправленномъ вида". (Примьт. нав вад. Висков.)

Банкометь: Позвольте получив. 2-й понтеръ: (насмъщинво): И внику, вы въ нылу готовы все спустить! Что стоять ваши эполеты?

Князь: И еъ честью ихъ досталь, и вамь ихъ не купиъ.

#### Явленіе П.

Тѣ же и Арбенинъ (Арбенинъ входить, клавиется, полходя нь столу, потомъ деляеть обноторые знаки и отходить съ Казаринымі).

Арбенинъ: Пу что, ужъ ты не мечень?.. а? Казаринъ?

Казаринъ: Смотрю, брать, на другихъ А ты, любезнайшій! женать, богать, сталь И позабыль товарищей своихъ! [баринь.

Арбенинъ: Да, я давно ужъ небыльсь вами. Казаринъ: Дълами запять все?

Арбенинъ: Любовыю .. не дълами.

Казаринъ: Съ женой по баламъ? Арбенинъ: пътъ.

назавинъ: Играешь? Арбенинъ: ПЕТЬ. УНЕХЪ. Но здась есть новые; кто это франтивь?

Казаринъ: Ширихъ Адамъ Петровичъ!. И васъ познакомлю ре-

(Шприхъ подходить и влаплетс і Воть звась пріятель мой, рекомендую вама. Арбенинъ.

Шприхъ: И васъ внаю.

Арбенинъ: Помнител, что намъ

Ветръчаться не случалось.

Шприхъ. По разсказамъ-И столько и о васъ слыхаль того, сего, Что познакомиться давными-давно желаю

арбенинъ: Про васъ я не слыхалъ, къ несчастью, ничего; Но многое отъ васъ, конечно, я узнаю. (Раскланивается опять. Шприхъ, скорчивъ кислую мину уходить.)

Онъ мит не правится... Видалъ я много рожъ, А этакой не выдумать нарочно: Улыбка влобная, глаза-стеклярусъ точно, Взглянуть-не человъкъ; а съ чортомъ не похожъ.

> Казаринъ: Эхъ, братецъ мой, что видъ наружный?

Пусть будеть хоть самъ чорть-да человъкъ Лишь адресуйся-одолжить. (онъ нужный. Какой онъ паціи, сказать не знаю сміло; На всёхъ языкахъ говорить,-Върнъй всего, что жидъ.

Со встми онъ знакомъ, вездъ ему есть дъло, Все помнить, знаеть все, възаботь целый BERE:

Былъ бить не разъ; съ безбожникомъбезбожникъ,

Съ святошей - езуктъ, межъ нами злой кар-

А съ честными людьми-пречестный чело-Короче, ты его полюбишь — я увъренъ. [въпъ. Арбенинъ: Портрегъ хорошъ-оригиналъ-то

Пу, а вонъ тогъ высокій и въ усахъ, И нарумяненый вдобавокъ? Конечно, житель модныхъ давокъ,

Любевникъ отставной, и былъ въ чужихъ Конечно, онъ герой не въ дълъ [краяхъ? И мастерски страляеть въ цаль?

Казаринъ: Почти... онъ изъ полка былъ выгнанъ за дуэль,

Или за то, что не былъ на дувли: Боялся быть убійцей, да и мать Къ тому жъ строга... потомъ лътъ черезъ пять Быль вызвань онь опять,

И туть драден ужъ въ самомъ дълъ. Арбенинъ: А этотъ маленькій каковъ? Съ крестомъ, растрепанный?.. Назаринъ: Трущовъ.

Онъ малый необыкновенный! Не знаю, штатскій иль военный, Но въ Грузін когда-то онъ служилъ Иль посланъ былъ туда съ какимъ-то генера-Кого-то тамъ изъ-за угла хватилъ; [домъ, Пять лёть за то быль подъ началомь,

И крестъ на шею получилъ. Игроки (кричать Казарину): Пожалуйте сюда. Казаринъ: Иду.

1-й понтеръ: Скоръй. Казаринъ: Какая тамъ бъда? (Живой разговорь между игреками, потомъ услокоиваются; Арбенинъ замічаеть пиява Звіздича и подходить).

Арбенинъ: Князь, какъ вы здъсь? Ужель не въ первый разъ?

Князь (недовольно). Я то же самое хотъль спре-CHTL V BACK. Арбнеинъ: Я вашъ отвътъ предупрежду, по-

И забсь давно знакомъ, и часто здъсь, бывало,

Смотръль съ волвеніемъ намымъ, Какъ колесо вертвлось счастья: Одинъ былъ вознесенъ, другой раздавленъ

Я не завидоваль, но и не зналь участья. Видалъ и много юношей, належиъ И чувства полныхъ, счастливыхъ невѣждъ Въ наукъ жизни... пламенныхъ душою, Которыхъ прежде пъль была одна любовь... Они погиоли быстро предо мною.

И воть мет суждено увидъть это вновы! Князь (съ чувствомъ береть его руку): Я проиградел!

Арбенинъ: Что жъ?.. топиться?.. Князь: 0! я въ отчаянья!

Арбенинъ: Два средства только есть: Дать клитву за игру вовъки не садиться,

Или опять сейчась же състь. Но, чтобъ у нихъ выигрывать рашиться Вамъ надо кинуть все: родныхъ, друзей и

замъ надо испытать, ощупать безпристрастновон способности и душу; по частимъ Ихъ разобрать; привыкнуть ясно

Читать на лицахъ, чуть знакомыхъ вамъ, Всв побужденья, мысли; годы Употребить на упражненье рукъ; Все презирать: законъ дюдей, законъ природы; День думать, ночь играть, оть мукъ не знать

И чтобъ никто не понялъ вашихъ мукъ! Не тренетать, когда близъ васъ искусствомъ

Удачи каждый мигъ постыдный ждать конецъ. И не прасичть, погда вамъ скажуть явно: «Подзець!»

(Мозчаніе. Князь едва его слушаль и биль от волвенін).

Князь: Не знаю, какъ мет быть, что дълать? Арбенинъ: Что хотите. Князь: Быть можеть, счастіе... Арбенинъ: О, счастія здісь пыть! Князь: Я все въдь проиграль... Ахъ, дайте Арбенинъ: Совътовъ не даю. [мет совъть!

Князь: Ну, сиду... Арбенинъ (варугъ береть его на рук)) Погодите!

Я свду вићето васъ. Вы молоды-и былъ Неопытенъ когда-то и моложе;

Какъ вы заносчивъ, опрометчивъ тоже. И если бъ . (Останавливается) кто-инбудь не-

То, (Смотрить на него пристально).

(Переманива тонь). Дайте мий на счастье ру-А остальное ужъ не ваше дъло! [ку смъло, (Подходить къ столу; ему дають место).

Не откажите инвалиду; Хочу я испытать, что скажеть мий судьба, И дасть ли нынашнимь поклонаикамь въ оби-Она стариннаго раба?

Казаринъ: Не вытеритьлъ... зажглося ретивое! (Тихо). Ну, не ударься въ грязь лицомъ, И докажи имъ, что такое

Возиться съ прежнимъ игрокомъ. Игроки: Извольте, вамъ и книги въ руки: вы Мы гости.

1-й понтеръ (на ухо второму): **Берегись**, имъй теперь глаза!... Пе по нутру мнѣ этотъ Ванька Каинъ, И притузить онъ моего туза. (Пгра начинается, всь толнятся вокругъ стола;

иногда развие возгласи; въ продолжение следующаго разговора многіе мрачно отходять оть стола). (Шприхъ отводить на авансцену Казарина).

Шприхъ (лукаво): Столивлись въ кучку већ; кажись, нашла

Казаринъ: Задастъ онъ имъ на мъсяцъ страху! Шприхъ: Видно,

Что мастеръ! Казаринъ: Былъ.

Шприхъ: Быль? а теперь...

Казаринъ: Теперь? Женился и богать, сталь человъкъ солидный; Глядить ягненочкомъ, а право, тотъ же звърь. .

Миъ скажутъ: можно отучиться, Натуру побъдить! Дуракъ, кто говорить! Пусть ангеломъ и притворится,

Да чортъ-то все въ душт сидитъ. II ты, мой другъ (ударивъ по плечу), XOTЬ передъ нимъ ребеновъ,

А и въ тебъ сидить чертенокъ. (подходять игроки). что, господа, иль не подъ силу-а?...

1-й игровъ: Арбенинъ вашъ мастакъ. Казаринъ: И! что вы, госпеда! (Волненіе у стола между игропами).

3-й понтеръ: Да этакъ онъ загнегъ, пожалуй, 4-й понтеръ (въ сторопу): Тысячъ на сто. Обръжется...

5-й понтеръ: Посмотримъ. Арбенинъ (встаетъ): Баста!

(Береть волото и отходить; другіе остаются у стола. Базаринъ и Шприхъ также у стола. Арбенинъ иолча береть за руку князя и отдаеть ему деньги. Арбенинъ бакденъ).

Князь: Ахъ, никогда миъ это не забыть!.. Вы жизнь мою спасли...

Арбенинъ: И деньги вани тоже.

(Громко). А право, трудно разрѣшить, Которое изъ этихъ двухъ дороже. Князь Большую жертву вы мнѣ сдѣлали. Арбенинъ: Ничуть. въ волненье, Я радъ былъ случаю, чтобъ кровь привесть

Тревогою спать наполнять умъ и грудь: Я сълъ играть-какъ вы пошли бы на съв. женье

Князь: Но проиграться вы могли? Арбенинъ: Я? Нътъ!.. Тъ дни блаженные про-

Я вижу все насквозь... всь тонкости ихъзнаю И вотъ зачамъ я нынче не играю. Князь: Вы избъгаете признательность мою Арбенинъ: По чести вамъ сказать, ее д на терплю.

Ин въ чемъ и никому и не былъ въ жизнь облаанъ,

И если я кому платиль добромь, То все не потому, что быль къ нему при-

А просто-видълъ пользу въ томъ. (Арбенинь уходить).

> Явленіе III. Ть же, кромъ Арбенина.

Князь: Мик кажется, онъ говориль съ презрѣньемъ...

Посадно!.. деньги я не долженъ быль прянять. Казаринъ: Задумались... о чемъ, нельзя ль **УЗНать?** 

**Ниязь:** Смущенъ я страннымъ приключеньемъ, Великодушіемъ..

Казаринъ: Арбенинъ не таковъ-

Онъ никого безъ видовъ не обяжеть! За то вы можете сегодня жъ безъ чиновъ Въ нухъ обыграть его -- онъ ничего не ска-Киязь: Но согласитесь вы со мной, жегъ.

Что одолжаться непріятно Тому, кто по сердну для насъ совсамъ чужой. Казаринъ: Особенно, когда онъ знатный

И требуеть нокорности измой, Или когда хотимъ мы волочиться За дочерью его иль за женой-

Все это можеть же случаться! жена Арбенина собою недурна, II, кажется, въ него не очень влюблена;

И я зап'ятиль воть недавно, Какъ у Нероновыхъ, движеньемъ томныхъ

Она кругомъ некала васъ... да, васъ! Э, князь! да вы себя ведете славно, По нашимъ вы ступаете слъдамъ.

Мое благословенье вамъ. Что нынче молодежь! Трудятся, изнуряють Себя для службы и наградъ, О добродътели причать,

II возл'є женщины порядочно з'євають. Жить не умъють, мой отецъ! Стыдатся неудачь, болгея приключения.

И чемъ кончають накенець? Лёть въ двадцать пять всё женятся оть

Князь: Да кто же вамъ сказалъ? Какъ догадаться вамъ:

Казаринъ: Когда Арбенинъ былъ въ деревиъ, Вы вздили къ Настасьт Алекствив, По вечерамъ и по уграмъ.

ниязь: Вы правы-что же тугь дурного? Назаринъ: Напротивъ... Князь: Я боюсь молвы,

и потому надъюся, что вы Объ этомъ никому ни слова...

назаринъ: Мић измћинть вамъ? Васъ предать? нязь: Но вы Арбенину пріятель. назаринъ: Xal xa! xa! xa! о, мой Создатель!

Да, одъ мой другь; вамь не угодно ль знать Начало дружбы нашей: я быль молодъ-

Лвънадцать лъть тому назадъ-Пеопытенъ, и ныловъ, и богатъ, Не онъ-въ его груди ужъ крылся этогь хо-То адское презрынье во всему, Которымъ онъ гордится всюду!

Не знаю, приписать его уму, Маь обстоятельствамъ—я разбирать не буду. Разъ, онъ меня завелъ подъ вечерокъ Бъ себъ-я въриль счастью! Кошелекъ Мой полонъ быль...я сълъ играть (признать-Страстишка эта ужъ владъла мной) [ся, И проиграль... Отець мой быль скупой II строгій челов'якъ; я вздумаль отыграться! По онъ меня въ когтяхъ своихъ держалъ-

И я все снова проиграль. Я предался отчаянью: туть были, Я стану правду говорить,

И слезы, и мольбы... Онъ въ немъ возбудили Одинъ холодный смёхъ-о! лучше бы прон-Меня кинжаломъ!... И съ того мгновенья

Покинуль я забавы юныхъ льть, Мечтанья нажныя и сладкія волненья, И въ сетть миъ открылся новый свъть: Міръ безобразныхъ, странныхъ ощущеній, Міръ обществомъ отвергнутыхъ людей, Самолюбивыхъ думъ и леданыхъ сграстей,

И увлекательныхъ мученій! Я увидаль, что деньги - царь земли, И поклонился имъ... Года прошли, Все унеслось-богатство и здоровье, Навъкъ передо мной закрылась счастья дверь, Я заключиль съ судьбой последнее условье,

И воть сталь темъ, что я теперь: Умъренный игрокъ и наблюдатель строгой, Не дъйствую пигдъ, за то ужъ вижумного. Князь: Послушать васъ — Арбенинъ вамъ зло-

Казаринъ: Однако жъ явно мы понынъ Не ссорились, хотя въ душь, ей-ей! Я не терилю его...

Инязь (въ сторову): Побду завгра въ Нипе

ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

BAJT.

[Музыка въ другой комнаті]. Япленіе І.

1-й гость: Угодно ли? Нина: Я не таничю.

Арбенинъ: Я васъ сейчасъ рекомендую Премилой дамъ.

1-й гость: Жертвую собой для вашей прихоти.

> Нина: Вы истинный герой! Явленіе II.

Князь: Охота вамъ такъ много суетиться. Нина: Всемъ надо угодить.

Ниязь: Нельзя ли, хоть на сибхъ, Меня въ число поставить всъхъ... Нина: Неблагодарный! есть за что сердиться!

Подумайте, мы не одни... Князь: Для свъта-все, а мнъ Ни взора кинуть не хогите, Ни слова нъжнаго промодвить. Нина: Погодите! (Уходить).

Явленіе Ш.

Арбенинъ (Оленькъ):

Гдь Нина? отчего ты не танцуешь? Оленьна: Съ къмъ?

Арбенинъ: А! не охотница до пласки! Послушай, Оленька, когда привдугь маски, Вели отказывать не всемь. (Оленьва уколить)

(Госто). Воть истинная компаньонка!.. Какъ не скучаеть съ ней жена? Всегда молчить: блъдна, грустна, За то послушные ребенка!...

Гость: Давно ль у вась она живеть?... Арбенинъ: Ужъ скоро третій годь; Я взяль ее, когда женился.

У матери жены моей Она росла, сиротка съ раннихъ дней. Гость: Да, если такъ — а то я бъ подивился. (Арбенинъ, пожавъ плечами, укодить).

Явленіе IV.

2-й гость выходить изъ заим съ дамой. Дама: Вы съ нъкоторыхъ поръ на міръ, накъ на Содомъ,

Глядите строгимъ мудрецомъ!.. 2-й гость: Премудрость нынашняго

Не емотрить за предвлъ балета! **Г**алеть на сцень—въ обществъ балеть— Страдають ноги и паркеть-Куда какъ весело, ей Богу Захочется ль у насъ кому Въ beau monde открыть себь до-Работы нъть его уму, Умъй онь поднимать лишь ногу.

И все, чтобы сказать: сегодня я туда, А завтра буду тамъ. .есть изъ чего стараться! Тоска..

Дама: Зачыми же вы сюда

Ilpiaxann? 2-й гость: Куда же мив двватьси? Дама: Вамъ не понравится, боюся, мой со-

2-й гость: Здёсь отъ передней до гостиной Бсе такъ высоко, холодно и чинно, Такъ приторно и такъ невинио, Что мочи нътъ!

Дама: Тымъ лучие...

567

Явленіе У.

3-й гость: Объзакладъ побиться не хотите ль. Что онъ москонскій житель; Гчасть онч.: Но, впрочемъ, не дивлюсь, что здась ску-Блестящій баль, да что за тонъ, La societé est si mêlée De ces figures qu'on voit passer Aux boulevards, à l'assamblée Madame, voudrez vous bien valser. (Музыка, всё уходать). Оленька (одна). Имъ весело, для нихъ

сульбою Жизнь такъ роскошно убрана, А я одна, всегда одна!

Встыть быть обязанной, встыть жертвовать со-И никого не смыть любить! [бою, О! развъ это значить жить?.. Счастивыя царицы моды!

Имъ не изманить свать, имъ не изманять го-За что же?.. Красота моя Ихъ красоть поддъльной не уступить:

Жемчугъ, алмазы, кисел Морщинъ и глупости собою не искупить, Но счастье-ихъ!. восторга своего Несуть имъ дань мужчины ежечасно!

Я лучще, я умнъй... Напрасно!... Никто не видить ничего!

(Сзади водходить итсколько гостей и между ними MACEH).

И онъ, онъ такъ же, какъ другіе, Бажить за ватреной телной И мимоходомъ линь порой Мит кинеть взглядъ... мечты пу-II какъ его винить, и какъ ему узнать, [стыя !... Что грудь моя полна желанья неземного, Что я ему готова жизнь отдать

За мигъ одинъ... за слово!.. Все ждать, да ждать... 0, Боже... это онт! Разстроенъ, кажется, смущенъ...

Князь (бистро подходить): АХЪ, извините! я васъ принялъ за другую.

Оленька: И потому лишь подошли. Князь: Вы размышляли!.. отъ земли Мечты васъ, върно, унесли

Въ міръ лучшій, жизнь другую. Я не прощу себъ! такъ дерзко помъщать... Оленьна: Чему?

Князь: Мечтамъ. Оленьна: Дай Богъ вамъ не мечтать! **Князь:** Вы правы: чувства, страсти-вся

Оленька: О! для чего жъ огъ нихъ такое . намъ мученье

Князь: Васъ взволновалъ какой вибудь ремана?

Оленька (въ сторопу): Нъть, истепное приключенье Князь: Не върьте сердцу, на уму, Когда они бывають въ споръ

Оленька: Чему же върить? Князь: Ничену.

Явленіе VI.

Князь (отходя нь сторопу): Не въ дугь и болгать о вадорь.

А компаньонка мав нужна

Нина (входить): Измучилась!... Князь: По къ вамъ преть усталость Нина: Я думала напти въ васъ жалост. Кинзь: Тув есть любовь, тамъ жалость ужь смъщна.

Нина: О! вы не знаете, вакъ тягостно, какъ

Жить для толны; всегда въ ея глазахъ, Не сивть ни передъ къмъ открыться просто-Вездъ съ ульбкою являться на губахъ; душво, Для выгодъ мужа быть съ однимъ любезной,

Холодностию мстить другому за него, И слышать: «Нина, это мив полезво; Благодарю тебя!» и больше ничего. Князь: Восторга толны и свъта удивление

Замънять счастіе легко.

Нина: Къ толић и чувствую презрънье Князь: Чего жъ вамъ надобно?

Нина: Любви хоть на миновение!

Князь: О, вамъ искать недалеко!.. Любви вы ищите, глубокой, сильной, страствой: Она предъ вами здъсь, въ груди моей;

Вы это знаете-и сколько, сколько днея **И мучился** и думель все напрасно!

По я любимъ, а быль любимъ всегда! О, я молю, сважите: да!...

Когда, вы помните, на базъ Мы увидались въ нервый разъ, Лежало облако печали На свътломъ небъ вашихъ глазт; Они устаные, безъ пъли, Бродили медленно вокругъ,

И не искаль ихъ встръчи ванть супругь, И на него поднять вы ихъ не смыл И онъ стоядъ близъ васъ безчувственный, какъ сталь,

Съ лицомъ, исполненнымъ безстрастыя,

Какъ неизбъжная печаль Близъ неожиданнаго счастыя. Тогда во мнъ проснулся чудный звуп-Вдаваться вредно въ заблужденье... Я поклялся любить, и клятву не нарушу

Я чувствоваль: вамь нужень другь-И въ жертву и принесъ вамъ дунку. нина: Насъ могутъ слышать, умоляю васъ, Yannrel.

назь: Нётъ, скажите мнё хоть равъ. что и любимъ; скажите, объщайте... нина: Да! я люблю васъ! Боже мой, ступайте... Ниязь (хватаеть ел руки):

Олинъ лишь попълуй на счастіе въ залогъ, Олинъ, не больше, видить Богъ.

Нина (не виривая руки): Неблагодарный! воть мужчивы: Похожи всѣ на одного! Теперь вамъ мало сердца Инны, Теперь вамъ хочется всего! Ramъ надо честь мою на поруганье! Чтобъ, встрътившись на баль, на гуляньъ. Могли бы вы со силхомъ разсказать Друзьямъ сибшное приключенье.

И, разръшая ихъ сомивные. Промоленть: воть она, и нальцемъ указать (Маска въ дверяхъ).

Князь: Обвано ваше подозранье,

И п.васъдолженъ наказать (срывал браслеть). Воть ина залогь любви Доволенъ я!Прощайте!

Нина (въ попуть): Ахы! что вы сделали? отдайте мив, отдайте! Мой мужъ замътить, онъ меня убъеть' Па-вътъ, вы шутите! о, это злая шутка!

Отдайте, и липусь разсулка. Вы такъ-то любите? Всв объщаньи воть!... Вогь за доверенность какъ нынче отвъчають.

Hancule VII.

Оленька (становится между пими). Скорба, скорба, за вами примъчають! Нина (убъляя): Хоть нощадите честь мою. Князь (вадумывалсь):

Мик нажется... что я се люблю. Оленьна: Хотя бъ сказаль: благодарю! Ни вагляда, ни привъта...

Онь, вбрио, думаеть, что платить мив за это. Имть, вижу, что всегда останусь и рабой Привычки - жертвовать собой. Уходить)

Явленіе VIII. Кинаь: Что делаены ты адесь, тапиственная Маска: Смотрю на вануъ романъ... [маска? Вавизка дъльная, да будеть ли развизка? -Князы: Узнать нельзя ль, кто вы? Маска: Изъ дальнихъ странъ

Прівзжій... Вамъ знакома Унадаска? Киязь: Пусть такъ, на этотъ разъ; Тамъ, върно, принято у васъ

Подематривать, подслушивать стараться, И не въ свои дела мешаться! Но это завсь, мой милый другь, Не такъ свободно сходить съ рукъ!

Маска: Угрозы!.. и еще какіп! -Гостепримства натъ въ Россіи!... Киязь (увидавъ Арбенива):

(YEDINTE) Теперь не время... но...

Явленіе IX.

a P b E H H H h

Казаринъ (спихаеть наску и хохолоть). Арбенинъ (подходить): Что Звездичь такъ взбешень?.. назаринъ: Нътъ, сердится за то, что видълъ

Любезничаль съ одною дамой! Арбенинъ: Съ въмъ?., Съ Оленькой? Назаринъ: Быть можеть... не совсемъ. Арбенинъ: Ты для друзей и слъпъ, и пъмъ, А поминтен, глаза-то были ворки...

Бывало, тогчасъ различать Хоть за версту пятерку оть шестерки; Подобный глазъ для мужа владъ! Вотъ и такъ пичего не вижу и не знаю, Женъ свободу полную даю,

Мечтаю, что любимъ, о върности мечтаю, Лишь потому, что въремъ и люблю. Казаринъ: Меттай, меттай, судьби твои за-

Безпечность рідкая въ тавихъ, какъ ты, Арбенинъ: Ты правъ, я не молодъ. [мужьяхъ

Казаринъ: И опытенъ. Обидно. Съ тапимъ умомъ... Арбенияъ: Иу, что же?

назаринъ: Ахъ!

Арбенинъ: Ужъ върно подоврънье. Казаринъ: Пътъ, я тебя оставаю въ заблуж-

Тебя, мой старый, первый другь. [деньи, Вступиль ты въ невый, лучшій кругь, И ананье сердиа, знанье сикта

Ты презръль для любен зановной и святой, И лаской женщины душа твой согрета. Я не дивлюся, Богъ съ тобой!

Въдь это вногда бываеть: Кто въ дътствъ разсуждалъ, тогъ въ старости мечтаеть;

Но и все тогь, каковъ и быль... Арбенинъ: Чужого счастія отчалиный Зоклъ... Ну, что же? продолжай! вёдь пёлый часъ Обмануть и женой моей? Прищурься, ха-ха-ха! поохай, пожальй, Казаринъ: Такъ... если самъ ты этого ужъ

Арбенинъ: Ужъ эти мих разносчики въстей Казаринъ: И радъ, что ты, какъ прежде, хлади стану говорить смъльй: [нопровень, Союзъ вашъ нъсколько неровенъ,

И начинаю думать я, Что ты не вовсе безь расчета... Пожалуй, есть мужья-

Имъ подражать кому охота: Ревнують, бъсятся, шумять. Провель меня ты славно, брать! И вадо отометить, да штука мастереная,

И в мирюсь, некусство уважал! Великопуниемъ примымъ Кназька ты одурачиль славно; Началомъ пользуясь такимъ,
Ты оберень его исправно.
Пускай женъ въ отсутстви твоемъ
Онъ платитъ нъжные визиты,
Тебъ же платится за карточнымъ столомъ,
И дъло слажено—вы квиты!
Арбенинъ (въ негодованія): Казаринъ!
Казаринъ: Видълъ и сейчасъ,
Какъ нъжничалъ, шептался здъсь
онъ съ нею..

571

Я издали смотрълъ, и утверждать не смъю— Трельяжь ихъ закрываль отъ любопытныхъ глазъ—

Два вздоха слышаль я, да звуки поцёлуя, И больше ничего, поклясться въ томъ могу я. Арбенинъ: Ты видёлъ, слышаль, помин, что

Я доберусь до истины! Терпънья [сказаль! Достанеть у меня, но если ты солгаль, Казаринъ, о! тогда не жди спасенья; Ты въ десять лъть успъль меня узнать. Я въ жизни разъ лишь быль обманутъ—

разъ—не болъ, И отомстить, и отомщу опять! И страшно отомстить—въ моей, ты знаешь,

Казаринъ: Мой бъдный другъ, все тотъ же онъ, Все тотъ же чортъ, когда взбъщенъ; Дни, объ которыхъ я тоскую, Невольно мит напомиилъ ты теперь, Жизнь безпокойную, кипучую, лихую...
Тогда ты былъ не человъкъ, а звърь

(Сивлеь уходить). Арбенинъ: О, кто мив возвратить васъ, буйныя надежды,

Васъ нестернимые, но сладостные дви?
За васъ отдамъ и счастіе невѣжды,
Везпечность и покой—не для меня они. Ва?
Мит ль быть супругомъ и отцомъ семейст—
Мит ль, мит ль, который испыталъ
Вст ужасы и сладости злодъйства [жалъ?..

И съ нимъ лицомъ къ лицу ни разу не дро(Погружается въ задумчивость; музыка играетъ и
онъ садится).

Въ кругу обманщицъ милыхъ я напрасно И глупо юность погубилъ; [по, Любимъ былъ часто, нъжно, страст-И ни одну изъ нихъ я не любилъ.

Романа не начавъ, и зналъ уже развязку, и для другихъ сердецъ твердилъ Слова любви, какъ няня сказку.

И скучно стало мий, и тяжко жить!

И кто-то подалъ мий тогда совить лукавый:
Жениться... чтобъ имить святое право
Ужъ ровно никого на свить не любить,
И я нашелъ жену—покорное созданье.

Она была прекрасна и нёжна;
Какъ агнецъ Божій на закланье,
Мпой къ алтарю она приведена..
И вдругъ во мит забытый звукъ проснулся!
И съ душу мертвую свою

Взглануль—и увидаль, что и ее люблю.
И стыдно молвить... ужаснулся!
И снова ревность, бъщенство, любовь
Въ пустой груди бушують на просторы;
Изломанный челнокъ, и снова брошень въ

Вернусь ли къ пристани и внова?

### дъйствие третье.

#### Явленіе 1.

Арбенинъ (одинъ): Ночь, проведенная безъ сва

Страхъ видъть истину— и милліонъ сомивній: Съ утра по улицамь бродиль, подобно тенц. И не усталь—и въ сердца мысль одна!. Одинъ лишь злой намекъ, обманчивый, быть Разбилъ въкуски спокойствіемое! [можеть, И все воскресло вновь—и все меня тревь—

Былое, будущность, обманъ и правда—все!... Но я ръшился, буду твердъ... узнаю прежду Увърюсь... доказательства... да!.. да!.. Мит доказательствъ надо... и тогда... Тогда... конецъ любви... конецъ надежат!..

Явленіе П. Арбенинъ (входить Нипа): А, здравствуй, Нина!.. Наконецъ... Нина: Недавно и проснулась. Арбенинъ: Поздно...

Я жду тебл ужъ цълый часъ...

Нина: Серьезно?

Ахъ, какъ ты милъ!..

Арбенинъ: А думаешь: глупець... Нина: Вотъ ты опять не въ духѣ, смотришь И на тебя ничѣмъ не угодишь... [грозис, Арбенинъ: Скучаю я съ тобою розно

Нина: А встрътимся—ворчишь. (Даскаясь). Скажи мив просто: «Инна, Кинь евътъ, я буду жить съ тобей И для тебя. Зачъмъ другой мужчина,

П дзя теол. Зачемы другой мужчина, Какой-нибудь бездушный и пустой, [тt, Бульварный франть, затянутый въ корсе-Съ утра до вечера тебя встръчаеть въ свять;

А л лишь част какой на дню Могу сказать тебь два слова!» Скажи мит это—я готова:

Въ деревнъ молодость свою я схороню-

Воображенье. . и къ чему?
Положимъ, ты меня и любишь, но такъ мале,
Что даже не ревнуещь ни къ кому!
Арбенинъ: Какъ быть, я жить привыкъ
А ревновать смъщно. [безпечно,

Нина: Конечно. Ты столько видбать, испыталь.

И ревность, и любовь тебь не повы...

Арбенинъ (въ сторону. Въ продолжения этого мополога опъ по временамъ останавливается и ваблюдаетъ Ниву): О, я недолго отдыхалъ. (Ей). Послушай, насъ одной судьбы оковы (вязали навсегда—ошибкой, можетъ быть: Не мит и не тебъ судить!..

Ты молода лътами и душою; Въ огромной книгъ жизни ты прочла Одинъ заглавный листъ, и предъ тобою Открыто море счастія и зла. Иди любой дорогой:

Надъйся и мечтай—вдали надежды много, А въ прошломъ жизнь твоя бъла! Ни сердца своего, ни моего не зная, Ты отдалася мнъ и любишь—върю я— И безотчетно чувствами играя,

Н ръзвись какъ дити. Но и люблю иначе: и все видълъ, Ссе перечувствовалъ, все понялъ, все узналъ; Любилъ и часто, чаще ненавидълъ,

И болъе всего—страдалъ. Сначала все хотъль, потомъ все презиралъ п; То самъ себя не понималъ н,

То міръ меня не понималь. Па жизни я своей узналь печать проклятья, И холодно закрыль объятья Для чувствъ и счастія земли; Такъ годы многіе прошли!

Такъ годы многие произи.
О дняхъ, отравленныхъ волненьемъ
Порочной юности моей,
Съ какимъ глубокимъ отвращеньемъ
Я мыслю на груди твоей!

къ, прежде я тебъ цъны не зналъ, несчаст-Но нынъ черствая кора [ный; Съ моей души слетъла — міръ прекрасный Моимъ глазамъ открылся не напрасно;

И я воскресъ для жизни и добра.

По иногда опять какой-то духъ враждебный Меня уносить въ бурю прежнихъ дней, Стираетъ съ памяти моей [ный; Твой свътлый взоръ и голосътвой волшеб-

Въ борьбъ съ собой, подъ грузомъ тяжкихъ Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ; [думъ, воюся осквернить тебя прикосновеньемъ; Боюсь, чтобы тебя не испугалъ ни стонъ, Ни звукъ, исторгнутый мученьемъ

Тогда ты говоришь: меня не любить онь! (Ова ласково смотрить на него и проводить рукой по волосамь).

Нина: Тебя понять, ей Богу, трудно; чего ты требуешь, могу ль я отгадать. Арбенинъ: Да! требовать любви, конечно, безразсудно,

Я и не требую—мнъ поздно покупать

Дукавый поцъзуй признавьями и лестью;

Моя душа съ твоей душой [тобой...

Не встрътились... что дълать — Богъ съ
Позволь мнъ дорожить, по крайней мъръ,
честью!

Честь, имя—воть чего я требую оть васъ.
Вы ихъ толив на поруганье дали!
Я внятно говорю... вы все не понимали,
Поймите же меня, хотя на этоть разъ.

Нина: Мит отвъчать вамь было бъ стыдно. Арбенинъ: Стыдъ, такъ. пора!.. его давно не вилно...

Зачъмъ явился онъ теперь! Гоните прочь его скоръй, въ онно иль его дверь,

Откуда входить къ вамъ любезный, Чувствительный, услужливый князекъ. Нина: Такъ воть что? Это мит урокъ. Арбенинъ: И върно безполезный. Нина: Не знаю, кто оклеветалъ мена!

Я это заслужила:

APBEHUUT.

Смѣялася, рѣзвилася, шутяла;

Нѣтъ, съ вынѣшнаго двя [чина
Не будетъ смѣть ко мнѣ приблизиться кужНа разстояньи въ три аршина! (съ иромей).
Рѣшусь не говорить, рѣшуся не смотрѣть,
Не танцовать, за картами сидѣть,

Какъ кукла, какъ статуя,
Тогда на васъ конечно угожу я.
Тогда вы скажете—вотъ върная жена!
Какъ зло на векхъ глядить она! (смъкс.).

Смѣшно, смѣшно, ей Богу, Не стыдно ли, не грѣхъ Изъ пустиковъ поднять тревогу? Арбенинъ: Дай Богъ, чтобъ это былъ гвой

не послъдній смъхъ. Нина: 0, есля ваши продолжатся бредви, То это, върпо, не послъдній.

Арбенинъ: Увидимъ.

Нина: Я тебя люблю, Мыть жаль тебя, Евгеній. Арбенинъ: Ну, по чести,

Признанье въ пору...

Нина: Выслушай, молю;

Нина: Выслушан, молю, Я оправдаюсь

Арбенинъ: Нътъ! Нина: Чего жъ ты хочешь? Арбенинъ: Мести!

Нина: Кому жъ ты хочешь мстить? Арбенинъ: О, часъ придеть,

II, право, мнт вы надивитесь! Нина: Не мнт ль?

Арбенинъ: Геройство къ вамъ нейдетъ. Нина: Кому жъ?

Арбенинъ: Вы за кого бонтесь? Нина: О, это нестерпимо! Что жъ онъ самъ Не явится сюда, мой тайный обвинитель? Пусть повторить при миъ, пускай покажеть

вся доказательства, вы этого хотите. [вамъ А если онъ не явится? Какой Найдете вы предлогь, чтобъ оправдаться? Но право, вы слезы не стоите одной,

Пандете вы предлего, что не стоите одной, (Плана). Но, право, вы слезы не стоите одной, А ми'в приличиве см'виться. Арбенинъ: Такъ суждено ми'в, можеть быть,

Арбенинъ: Такъ суждено мив, допить. Весельемъ оскоролять, сграданіемъ смъщить. И что за диво? У другихъ на свътъ.

Надеждъ и цълей милліонъ. У одного богатство есть въ предметь, пругой въ науки погруженъ;

Тоть добивается чиновъ, крестовъ иль славы, Тогь любить общество, забавы, Тотъстранствуеть, тому игра волнуетъ кровь... Я странствоваль, играль, быль вътренъ и трудился,

Постигъ друзей, коварную любовь, чиновъ я не хотълъ, а славы не добился; Богать и безъгроша-быль скукою томимъ, Вездъ и видълъ зло и, гордый, передъ нимъ

Нигдъ не преклонился. Все, что осталось мий оть жизни-это ты, Созданье слабое, но ангель красоты!

Твоя любовь, улыбка, взоръ, дыханье-Я человъкъ, пока они мои:

Безъ нихъ- нътъ у меня ни счастья, ни души, Ни чувства, ни существованья!

Но если я обмануть... если я Обманутъ, если на груди моей змѣя Такъ много дней была согръта-если точно Я правду отгадаль... и, лаской усыплень,

Съ другимъ осмъянъ былъ заочно! Послушай, Нина... и рожденъ Съ душой кинучею, какъ лава: Покуда не растопится, тверда Она, какъ камень... но плоха забава Съ ея потокомъ встрътиться! тогда, Тогда не ожидай прощенья!

Закона я на месть свою не призову, Но самъ, безъ слезъ и сожальныя, Лев наши жизни разорву!

(Хочеть взять ее за руку, она отскакиваеть пъ сторову).

Нина: Не подходи... о, какъ ты страшенъ! Арбенинъ: Неужели?

Я страшень? Нъть, ты шутишь, я смъщонь;

Да, ты своей достигла цали; Зачёмъ же не пришелъ полюбоваться онъ Монмъ отчанныемъ!.. теперь бы очень кстати Вчерашній разговоръ вамъ повторить живой.

Чай, въ промежуткахъ ласкъ, объятій, Смъялись вы жестоко надо мной?

Нина: Вчера!...

Арбенинъ: Вчера на балъ:

Нина (въ сторону): Онъ все знастъ! [самъ? (Env). Такъ вотъ причина! А ты видель

Ты вильть?... Ньть!.. Кто жь обвиняеть Меня?.. Нипто... ты следуень мечтамъ, Тебъ спокойствие и счастье надобло!

Препрасно! продолжай же смело!.. Ты хочешь правды? Върь или не върь,

Тебѣ я все скажу теперь. Князь любить Оленьку... давно ли-я не знаю,

И безъ тебя онъ для нея одной Взжалъ сюда... онъ не бывалъ со мной, Онъ избъгалъ меня... Вчера, я понимаю!...

Вчера онъ съ ней, отъ бала удалясь, Быль здесь... и на меня подумать!.. Этотъ

Хвастунъ, мальчишка... да, я ихъ застала Вчера, вдругъ Оленька, краснъя, убъжала.

И я за это, я терилю Угрозы ревности, упреки подозранья!.. Арбенинъ: Я върю... и сейчасъ за Оленьков пошлю

драм атическия произведения.

Нина: Избавьте хоть ее отъ цытокъ и му. Чего еще вамъ надо? панор Арбенинъ: Убъжденья!

Нина: Но не теперь, въ другой хоть разъ...

Арбенинъ (звонатъ; даней входить): Поли и позови мнъ Оленьку сейчасъ. нина: Евгеній, я прошу, не говори съ ней Она такъ молода... вина ен скорей [строго. Простая вътреность,...

> Явленіе Ш. (Тѣ же и Оленька).

Нина (подбътвя въ Оленькъ, тихо ей говорить); Не бойся, будь смыльй.

Оленька: Что вамъ угодно?

Арбенинъ: Много! очень много!...

Оленька: Что сдълалось?..

Нина (ей тихо): Пе погуби меня! (упадан въ Молчи, молчи!... specia).

Оленька: Готова слушать я... Арбенинъ: Скажи миъ, Оленька... на сердне руку смъло...

Всю правду, какъ предъ Богомъ, все скажи. Оленьна: Я не охотница, вы знаете, до лип. Арбенинъ: О, да! я знаю, ты всегда умъла

Открыто правду говорить, Собою жертвовать и искренно любить; Ты чувствовать умъла одолженья,

Не замвчать, не помнить зла. Какъ ангель-примиритель, ты жила Въ семействъ нашемъ... Но ужасныя мучены

Столивлись къ сердцу моему, И я теперь не втрю ничему.

Клинись... но, можеть быть, моленье Отвергнены ты мое?

И что мудренаго! кому моей судьбою Заняться! и суровъ, я холоденъ дущою... Одинъ лишь разъ, одинъ пожертвуй ты со-

Не для меня, нъть-для нен. [бою Оленька: О, мий конечно ничего не стоить

Собой пожертвовать для васъ. Вы точно знаете, васъ это усновонть?

Извольте... гдв? когда? сейчась?... Арбенинъ: Воть, видинь, это дело важно: Въ свъть Смъюсь надъ этимъ самъ, А въ сердив цълый адъ... такъ знай. въ твоемъ отвуть

Жизнь или смерть обоимъ намъ. Я быль вь отлучкъ долго... слухъ прои Что Звъздичь въ Инну былъ влюбленъ. [чался-Онъ каждый день сюда являлся,

Но для кого? Свъть часто опибался: Его сужденья не законъ. Вчера здёсь слышали признанья, объясненья Вы объ были туть — съ которой же изъвасъ.

Я долженъ знать сейчасъ... 0, если не съ тобой-то нъть ему спасенья!.. оленька: Теперь я понимаю .. онь убъеть, Убыть его... арбенинъ: Ты видишь, ръчь идеть

О жизни, счастін и чести. я истины хочу: она сказала мнв,

Что съ княземъ здъсь вы оставались вмъоденьна: Она сказала? съ нимъ? наединъ? стъ? **Арбенинъ**: Она! а ты молчинь?

Оленьна: Что дълать, Боже! арбенинъ: Я вашу связь не осуждаю...что же... Но если это такъ, то домъ оставить мой Лоджна ты завтра же: не ссорюсь и сътобой,

Но честь жены всего дороже мужу! ошибку свёта и предъ свётомъ обнаружу. Оленьна: А я? Куда я денусь?.. Ни родныхъ, ни друга на землъ ... чъмъ жить ... въ пре-

у вскув.. въ мон лата... за что? О, въ

(навъ). Отъ васъ и требую, да требую спа-Защиты-вы должны,вы можете одив... сенья, **Арбенинъ** (нв уко Напт): Она не признается. Для теривныя

Гранина есть..: Нина: Но что же дълать мнъ? [средство Арбенинъ: Подумай, Оленька! одно лишь Окончить все: скажи мик-да, иль инть; Скорьй, скорьй, какой-нибудь отвъты!

По также вспомни времи дътства: Заботы, ласки матери ен Тебя не повидали на мгновенье; Чужая ей, ты съ ней дълила все... Есть сердце у тебя? Смущенье, Страхъ, обморовъ!.. ну, право, и не звърь, Прошу лишь слова правды... Не хотите... Ошибся и-не надобно, идите.

Оленька (чрезъ силу): Минуту погодите!.. Да .. я всему виной... довольны ль вы теперь?

Арбенинъ: 0, наконецъ! (Посль молчанія, жень). Здась на кольна Я упадаю предъ тобой;

Прости, прости меня... глупецъ я злой И недостойный! можеть ли измъна

Такую душу омрачить! А чувствую: я недостоинъ жить. Здась, эдась клянусь не знать усполоенья, Пока коварный клеветникъ,

Какъ и передъ тобой теперь, у ногъ монхъ Не будеть умолять о жизни и прощеньи.

На Божій судь пойду я съ нимъ... Скажимий; я прощень? и вновь тобой любимъ?

# ДВИСТВІЕ ЧЕТВЕРГОЕ.

Ивленіе 1.

'Казаринъ: И угверждалъ всегда, Чего судьба упрямая захочеть, Пусть цълый мірь хлопочеть, [pacrka, А сбудется нав врно! да! Киязь Звъздичь, напримъръ, была ему ост-

А нышче самъ ко мий на вечеръ назвалея: Играть, не станеть онь, посмотримь, только

576

Ужь быть тому, за что и разы ваплел! Воть кажется онъ самъ... Какое негеривные: Явился прежде всъхъ. (Отвория дверь). А, князь, мое почтенье.

#### Явленіе П. Назаринъ и Арбенипъ.

Казаринъ (оправичилсь): Ну, брать, не ждаль я. виновать:

Я, впрочемъ, очень радъ. Арбенинъ: Не торопись заранъ веселиться! Назаринъ: Мой бедный другь, какъ пріуныль,

да что жъ могло съ тобой случиться? Ахъ, помню, видинь ли, я правду говориль! Изъ благодарности, однако, умолню,

Старивную приномна связь, Умърь себя, во меж сегодня будеть князь. Хоть нынче помолчи, его и обыграю, А завтра дълай съ нимъ, чего душа

Арбенияъ: Мысль отмънно хороша; Я книзю не скажу на слова. Казаринъ: Вотъ сердне доброе! да, въ свять нътъ такого!

Арбенинъ: Тебъ же я скажу всю правду, какъ привыкъ!

Ты, милый мой презрънный клеветникъ! Клеймомъ стыда и васъ, сударь, отмъчу, Чтобъ каждый почиталь обидой съ вами

Казаринъ: Ахъ, Боже мой... меня, за что жъ Воть, хлоночи, совътуй другу! [меня? Зло за добро, брань за услугу! Что? Этакъ дълають друзья?.. Арбенинъ: Да, да! я помню, время Когда съ тобой одини в путемъ [было,

Стремленіе страстей насъ уносило; Я нужень быль тебь; искусствомь и умомь Я защищаль тебя въ опасныя миновенья,

Съ тобой добычу и дълилъ-И только! воть твое о дружов мивиье, Иначе въ жизни ты ни разу не любиль. Когда всю ночь а въ шумномъ кругв

Сидъль и хохоталь съ истерзанной душой, Искаль ли нав тебь, какъ въ другь,

Надежды, жалости?.. Бываль ли я съ тобой Таковъ, какъ нногда бываю Одинъ съ моимъ Творцомъ, когда подъ гне-

За преступленыя юныхъ льгь Я, горько плача, умоляю?

пать, нать! гы мев завидуешь, тебя жь я презираю!

Казаринъ: Пусть такъ! возьин назадъ, возьми

Ты дружбу глупую - все кончено межъ намя, И нивогда не дорожиль людьми,

Тъмъ болъ горденами! А чемъ же лучие ты меня? Тамъ, что бъснуешься, кричишь ты безъ А я, разсудокъ свой храня, [разбору, Немного говорю, да въ пору!.. Чамъ виноватъ и, что жена Тебъ немного невърна...

Съ такою совъстью, измученной и грозной. Тебъ бы въ монастырь; а ужъ влюбляться

А хочень ты купить прощение граховъ, Молчи, терпи...

Арбенинъ: О нътъ, я не таковъ!. Я не стерилю стыда и оскорбленья; При первомъ подозрѣньи.

Тебъ я это ужъ сказаль; И все жъ ты на нее безстыдно клеветалъ, Но я открыль глаза... и будешь ты наказань. Да, совъстью моей не такъ еще я связанъ, Какъ ты, быть можеть, полагалъ. Казаринъ: Твоихъ угрозъ и не пугаюсь,

Арбенинъ: Посмотримъ! домнишь ли, совът-

никъ мой лукавый, Второе сентября, семь лѣть тому назадъ... Казаринъ (смущаясь): Что жъ, помню. Арбенинъ: Очень радъ.

Я стану говорить короче: Дольчини, ты и Штраль, товарищъ твой, Играли вы до поздней ночи;

Я рано убрадся домой; Когда я уходиль, во взорахъ итальянца Блистала радость; на его щекахъ Безжизненныхъ играль огонь румянца; Келода карть тряслась въ его рукахъ, И золото предъ нимъ катилось; вы же оба Казались тънями, возставшими изъ гроба;

Гы это помнишь ли?.. Казаринъ: Ну, что жъ?

Арбенинъ: Сейчасъ

Я кончу мой разсказъ. Предъ вашимъ домомъ, утромъ рано, Дольчини быль найдень на мостовой Въ крови, съ разбитой головой. Вы всёхъ увёрили, что пьяный Онъ выскочиль въ окно.

Такъ это и осталось! Но Волшебной сказкою меня не обморочишь, И къмъ онъбыль убитъ, скажу я, если хочешь. Казаринъ: Ты доказать не можещь ничего.

Арбенинъ: Конечно ... вотъ письмо, кто написалъ его?

Казаринъ (упадая на стуль): Злодъй! въдь п погнов...

Арбенинъ: Твой другъ ми проигрался И отдалъ свой бумажникъ. Въ немъ Нашель я этогь кладъ-кто въ дуракахъ Ты мий хогиль вредить.. за зло плачу п

Казаринъ: Помилуй, сжалься, я твой рабъ

Конечно, что ужъ дълать-согръщиль. Но я клинусь...

Арбенинъ: Какой святыней? Казаринъ (плача): Я ужъ раскаялся,

Арбенинъ: А! плачешь, проподиль! Казаринъ (вскакиваетъ). (Въ сторону): Одно осталось средство для спасены

(Громво). Постой, смотри, воть шкафъ и от. него влючи

Тамъ тысячъ пятьдесять, съ условіемъ-мол-Тебъ все, все мое имънье!

Арбенинъ: Ха-ха-ха-ха! смѣшное преддо-Казаринъ: Не хочешь? Арбенинъ: Я богатъ.

Казаринъ: Онъ правъ! но если такъ. Я остаюсь при первомъ инфин.

Арбенинъ: Что? что? Казаринъ: Я, просто, былъ дуракъ, Что испугался-докажи сначала, Что я солгалъ... да-докажи сперва. Что мит вредить имбешь ты права,

И что жена тебъ не измъняла. Ты мужъ, какихъ на свъть мало, Всемъ верилъ! Прежде инъ, Потомъ проказницъ женъ;

Съ тобой, я вижу, надо осторожно... Арбенинъ: Изволь, тебя утъщить можно!

Ты знаешь Оленьку-она, Бъдняжка, въ князя влюблена; Онъ для нея бажаль ко меть-межь ними Что было, я не знаю, только все

Упало на жену; наменами своими Ты очернилъ ее!

Но и хотель знать правду... и не много Трудился-Оленька призналась... строго Я поступиль-но требуеть нужда: Она мой домъ оставить навсегда.

Казаринъ: Сама призналась?

Арбенинъ: Да!

Казаринъ: Заставили признаться?

Арбенинъ: Сама!

Казаринъ: Не можетъ быть! уговорить легио! Арбенинъ: Мнъ любопытно знать, какъ мо-

жеть далеко Такая дерзость простираться. [пять

Казаринъ: Я милости прошу-минуть чрезъ Князь будеть здъсь-дай слово не мъшать.

Арбенинъ: Въ чемъ? Казаринъ: Ради Бога!

Арбенинъ: Про жену ни слова! Казаринъ: Пусть, ни гугу!

Арбенинъ: Посмотримъ, это ново! Последнее то будеть шельмовство,

Ивень дебеди... а тамъ къ расчету Казаринъ: Заплатишь, милый, за охоту Знать верхъ некусства моего.

(Ходить по компать .. Онъ скоро будеть. кажется, идеть

ЧЕТЬ, если онъ не будеть-право Злой духъ меня толкнеть Съ нимъ заключить расчеть кровавый. Явденіе III.

Тѣ же и ниязь. Назаринъ (тихо): Насилу! Кажется, еще на этотъ разъ

Суньба меня спасти взилась. (князю). Князь, поздно, поздно! что? откуда?

Киязь: Я быль въ театръ. Казаринъ: Что дають?

Князь: Балеть.

назаринъ: А и про васъ здёсь елыщаль чудо

Н върить не хотъль... Князь: Конечно, не секреть?

казаринъ: Сказать бы радъ - да мудрене

ръшиться: Не вздумали бы разсердиться,

Князь: За правду не сержусь, а если ложь-На васъ сердиться мнъ за что жъ? Назаринъ: Люблю за это нашу молодежь! Разсудить прежде, послъ скажеть.

Бывало, намъ нечто языкъ не свяжегь: Вругь, хоть сердись, хоть не сердись, За то и доврались.

Киязь: Да что жъ вы про меня узнали? Казаринъ: Да воть что? бъдная... ее вы па-

За жертвы, за любовь... люби васъ шалуновъ, **Потомъ** терии. Кто жъ виноватъ-она ли? Анъ, натъ! Чай, сколько просьбъ и словъ, Угрозъ и ласкъ, и слезъ, и объщаній Вы расточили передъ ней, И все зачъмъ? - изъ сущей дряни:

Повеселиться пять, шесть дней! Прекрасно, книзь, прекрасно! Скажите-ка: она васъ любить страстно? Вы долго волочились?.. 0, злодъй! Князь: Позвольте хоть узнать, о комъ вы говорите?

Казаринъ: Не знаетъ, о невинность! посмо-

Какой серьезный видъ и недовольный взоръ: Да и не зналь, что вы такой актерь? А для кого, скажите-ка по чести, Бажали вы къ нему такъ часто въ домъ? А кто съ утра ждалъ подъ окномъ,

Какъ вы проъдете... ужъ я на вашемъ мъстъ, Теперь, когда открылося, когда Она безъ крова, жертвою стыда, Осуждена искать дневного пропитанья, Ужъ я женнася бы... хота бъ изъ состра-

Князь: Да ради Бога, кто жъ она? И въ чемъ Я виновать?

Назаринъ: Нашли же вы на комъ, На компаньонкъ пробовать искусство, И трудно ль обмануть простое чувство И погубить невинное дитя: За это я возьмусь шутя!

Князь: Послушайте, зашли вы дальше шутки-Пазаринъ: Да, я и не шучу... я правду вамъ-

Арбенинъ Оленьку прогналъ... [судин. Что жъ дълать, у него свои есть предваз-Князь: Помилуйте, да вы сошли съ ума, Вто такъ наклеветаль безбожно?

Казаринъ: Она сама призналась, нязь: Какъ?

Назаринъ: Она сама,

Князь: Не можеть быть.

Назаринъ: Случилось-такъ возможно-Князь: Не можеть быть. Ел признанье дожно! Я не хочу, чтобъ за меня она

Страдала. Я помочь не въ силахъ, право... Я не люблю ее... жениться-мысль смешна. Арбенинъ: И то, зачъмъ? Ужъ вы покрылись славой.

Князь: Съ чего вы вздумали, что и женысь

Арбенинъ: Ну, кинзь, и думаль вы честиви...

Князь: Вы это думали?.. А! это оскорбленье! Останьтесь же при первомъ митных И прежде, чтит рашить свинецъ,

Я докажу, что и не трусъ и не подлецъ. Хотите дь правду знать?

Арбенинъ: Посмотрямъ... Что же?

Князь: Вы не раскаетесь? Арбенинъ: У васъ прошу и то же. Князь: Хотите?

Арбенинъ: Да1 Князь: Скажите лучше: нъть! Арбенинъ: Хочу.

Князь (подавая браслеть): Смотрите: чей брас-Узнали ль?

Арбенинъ: Да-узналъ! Князь: Я думаю, узнали.

Теперь раскаялись?.. Арбенинъ: Нътъ! вы его укради!...

А! вы подумали, что можете со мной Шутить, какъ съ мальчикомъ... глупцы вы оба, дъти...

Вы видите, какъ ваши съги Я разорваль одной рукой. А, князы! вы сами захотьли Себя достойно наказать! Какъ вы рашились, какъ вы смели Въ глаза все это мит сказать! Скорће на колћии, на колћии!.. [неній! Нътъ!.. очень радъ! тъмъ меньше затруд-Вамъ жизнь наскучила-не странно... жизнь

жизнь площадного волокиты... Утьшьтесь же теперь, вы будете убиты; Умрите жъ съ именемъ и смертью подлеца Князь: Скоръе-часъ и мъсто!

Казаринъ: Ну, насилу Пабавлюсь отъ него: не въ кръпость, такъ

Арбенинъ: Я жду васъ завтра къ девяти

И у себя. (Подходить въ Казарину). Казаринъ (смълсь): Не спорь со мною. Арбенинъ: Не веселись по пустякамъ, Твои дъла сегодня жъ я устрою. (Уходить быстро)

Явленіе IV.

Казаринъ (песколько времени пораженъ, потомъ всканиваеть): Князь, я вашъ секунданть! угодно?

Князь: Очень рапъ! (Въ сторону). Я глупо поступиль, да ужь нельзя назадъ.

#### ДБИСТВІЕ ПЯТОЕ.

Комната Арбенина. Чина спить на канане. Явленіе I.

Арбенинъ (входя оборачивается въ дверь): Князь Зваздичь скоро должень быть. Комнъ Его проси. Ступай! Какъ ты сюда попала? Служанка: Тихонько-съ! барыня сейчасъ започивала:

Ждала васъ цълу ночь и бредила во снъ... Потомъ чамъ-свать одвлась, встала, Изволила придти къ вамъ въ кабинетъ, Да и уснула здёсь на креслахъ.

Арбенинъ: Я исправить хочу вину свою... ты можешь насъ оставить. (Служанка уходить).

Явлевіе II.

Арбенинъ и Нина

Арбенинъ (подходя къ Нинь): Спить! точно, спить! сомнънья нъть: Улыбка по лицу струится, И грудь колышется, и смутныя слова Межъ губъ скользять едва-едва! Понять не трудно, кто ей снитси. 0! эта мысль запала въ грудь мою, Бъжитьза мной и шенчегь: мщенье, мщенье! А я, безумный, все еще люблю Надежду сладкую и сладкое сомнънье! И кто подумаль бы, и кто смёль ожидать? Меня... меня... меня продать

За поцълуй глупца-меня, который Готовъ быль жизнь за ласку ей отдать! Мив изменить! мив-и такъ скоро! (Задумивается). Да... да... я этого хочу;

Я вырву у нея признанье Угрозой, страхомъ!.. Я ей стомщу, [данья. Какъ прежде метилъ-безъ состра-(Молчаніе).

Бывало, я искалъ могучею душой Заботь, трудовъ, глубовихъ ощущеній, Въ страданіяхъ мой пробуждался геній, И весело боролся я съ судьбой, И быль я гордъ, и силенъ, и свободенъ. На жизнь глядёль, какъ на игрушку я, И въ здобѣ быль я благороденъ, И жалость не смешна казалася мол...

Но часъ пришель, и и упалъ-ничтожный Безумень, безоружень противь мукъ и зда Добро, какъ счастіе, мнѣ стало невозможно И месть, какъ жизнь, мить тижела.

> Явленіе ІІІ. Арбенинъ, Нина и Оленька.

Оленька (у входа, увидавъ): Ахъ. Боже мой!.. онъ злъсь. Арбенинъ: Не разбуди... (увидавъ узель).

Что это значить?

Оленька: Я пришла проститься... Арбенинъ: Къ кому же ты пойдешь? Оленьна: Къ кому случится... Прощайте!

Арбенинъ: Погоди!

Мнъ жаль тебя... бъдняжка, ни розного. Ни друга на вемлъ ...

Оленька: Что жъ? Я на все готова. Арбенинъ: Легко сказать, презрънье, ни-Ужасно! [щета...

Оленьна: Да, ужасно!... Арбенинъ: Тебъ упрекомъ будетъ красота; Пройдуть и скажуть: да, она прекрасна! Съ подобнымъ личикомъ невинность сохра-

Задача трудная! Къ тому жъ, въдь надо жить!.. Оленька: О, л умру!

Арбенинъ: Кто виноватъ, не ты ли?.. Подумай.

Оленьна: Я одна. Арбенинъ: Признайся мнъ: вы въ заговоръ Тебя солгать заставила она... Ты гибнешь. Если нътъ-признайся-спа-Есть время... Оленька: О, не искущайте!

Арбенинъ: Я жду последній твой ответь. Оленька (уходя): Прощайте!

Арбенинъ: Постой... войди сюда... и черезъ Я кликну... можеть быть, и прежде. [чась Оленька: Пля чего же?

Арбенинъ: Узнаешь. (Она уходить).

Явленіе IV.

Арбенииъ и Нина.

Арбенинъ: Боже! Боже! Дай твердость мит въ последний разъ. (Подойдя въ Нинь). Проснись... пора... Нина: Ахъ, это ты, Евгеній!

бакой тажелый сонъ... толна видения Въ умъ моемъ еще тъснится... снилось инъ, Что ты ласкаль меня такъ страстно;

А говорять, что все во снъ Наобороть-и върить снамъ онасно...

Боюсь, что ждеть меня бъда! Арбенинъ: Предчувствіямъ я върю яногда. Нина: Тебя я жду всю ночь-была готова Послать искать.

Арбенинъ: О, ръдкая жена! Нина: Послушай, милый другъ, я что-то нездорова.

Нина: Я очень, кажется, больна.

Арбенинъ: Мнъ жаль. нина: Послушай, и сказать тебь должна: Со мною ты ужасно измънился,

Сталь холоденъ и принужденъ.

И отчего? **Арбенинъ**: Какъ быть, мей также снилея Зловъщій сонъ!...

нина: Все грустенъ, все ворчишь-мић въ тягость жизнь такая.

Арбенинъ: Ты права! что такое жизнь? Жизнь вещь пустая:

Покуда въ сердит быстро дьется кровь, Все въ мір'в намъ и счастье, и отрада. Пройдуть года желаній и страстей-И все вокругь темньй, темньй!

Что жизнь? Давно извъстная шарада Для упражненія дътей.

Гдъ первое-рожденье, гдъ второе-Ужасный рядъ заботь и муки тайныхъранъ, Гда смерть-послъднее... а пълое-обманъ.

Нина: О, нъть! я жить хочу. Арбенинъ: Пустое!

Нина: И умереть боюсь .. ингъ. Арбенинъ: Жизнь — въчность, смерть лишь Нина: Пельзя ль отъ шутокъ мив твоихъ Избавиться. Я слушать все готова, Но не теперь... Евгеній, я молю: Пошли за докторомъ-я очень нездорова,

И голова кружится. Арбенинъ: Не пошлю.

Нина: О, ты меня не любишь... Арбенинъ: А за что же

Тебя любить.. за то ль, скажи, Что быль обмануть и? Ты требуешь любви-Насмъшка горькая...

Нина: О. Боже!

Арбенинъ: Тому назадъ лътъ десять, я вступаль Еще на поприще разврата.

Разъ, въ ночь одну, я все до напли проигралъ: Тогда я зналь ужъ цъну злата, Не цену жизни и не знадъ.

Я быль въ отчалные-ушель и яду Купиль-и возвратился вновь Къ игорному столу. Въ груди кипъла кровь;

Въ одной рукъ держалъ я лимонаду Стаканъ, въ другой четверку пикъ: Последній рубль въ карман'я дожидался Съ завътнымъ порошкомъ-рискъ, право, быль великъ,

Но счастье вынесло-и въ часъ я отыгрался! Завътный порошокъ я долго сберегаль

Среди волненій жизни шумной, Какъ талисманъ тапиственный и чудный, Хранилъна черный день, и этотъдень насталъ. Нина: Что хочень ты сказать? Не мучь меня,

Но ты дрожишь? Ты сталь блёдиве тёни?

арбенинъ (въ сторову): Судьба мит помогаеть Арбенинъ: Туть быль стакавъ-онъ пусть... вто вышиль лимонать?

Нина: Я выпила... Ситеппьси?... Арбенинъ: Да-я радъ! Нина: Что жъ было въ немь? Арбенинъ: Что? Ядъ!

Нина: Не върю, невозмежне! и съ такою Холодностью сманться надо мною!

И въ чемъ виновна я-ни въ чемъ; Что балы я люблю, воть вся бъда въ одномъ. Ядъ!... это было бы ужасно! Нъть, поскоръй разсъй мой страхъ.. Зачемъ терзать меня напрасно. Взгляни сюда? О, смерть вътвоихъ глазахъ!

Арбенинъ (бросая браслеть на столь): Ты изманнай миз-вогь обенненые!

Нина: Не върь-не върь... Изъ сожальныя .. Арбенинъ: Признайси!

Нина: Не могу. Арбенинъ: Подумай, ты умрешь.

Нина: Но и невиния! Арбенинъ: Ложь

Нина: Такъ изтъ спасенья? Арбенинъ: Нъть спасенья! (Нива влачеть,

Да, горько и ошибся... возмечталь О счастын-думаль снова

Любить и въровать... но часъ судьбы насталь, И все прошло, какъ бредъ больного.

Я могь бы воскресить погношіл мечты, Я могь бы, върун надежав, Быть снова тымь, чемь быть и прежде,

Ты не хотьла-ты! Плачь, плачь-но что таков, Нина, Что слезы женскія?—Вода!

Н жъ плавалъ! Я, мужчина! Оть злобы, ревности, мученья и стыда Я плакаль-да!

А ты не знаешь, что такое значать, Когда мужчина плачеть! Въ тотъ милъ къ нему не подходи-

Смерть у него въ рукахъ, и адъвъего груди. Нина (упадва на коледа): О, ты ужасень О, помилуй, пощади!

Я все исполню, и признаюсь . поскоръе, Еще есть время-говори, чего Ты хочешь... смерть всего страшные .. Смерть, смерть—да, я люблю его... Нъть, нъть-то было заблужденье,

Реблчество, обманъ, воображенье; Я не любила никого. Позволь обнять твои коліня.

Ты видишь, я у ногь твоихь, Евгения! Скажи, скажи, какой ценой

Купить миз жизнь... ценой мученій... Чъмъ хочешь буду н-твоей рабой... Я молода, жизнь такъ прекрасна...

0! ты меня спасешь-ты не злодей, Я внаю, жалость есть въ душть твоей, Помучищь и простишь... Напрасно, все на-Мих кажется, я чувствую въ груди [прасно... Огонь, огонь—о, сжалься, пощади!..

(Бросается въ дверянт).

Сюда, сюда... на помощь!.. умираю!..

Ядъ, ядъ, не слышатъ... понимаю!

Ты остороженъ п... Никто... нейдутъ!..

Но помни: я тебя, жестокій, проклинаю,

И ты придешь на Божій судъ!

### Явленіе V.

Арбенинъ, Нина и Оленьна.
Оленьна: И здѣсь! Что съ вами?
Нина: Ахъ, скорт», ради Бога!
Покуда время есть! И жить хочу, жить, жить!
Ужели и тебя мий надо такъ молить!
Оленьна: О, что вы сдѣлали?..
Арбенинъ (помолчавъ): Перепугалъ немного!

Хотблъ знать правду и узналъ...
Опомнитесь и встаньте—я солгалъ;
Я не ношу съ собою яда...
Въ васъ сердце низкаго разряда,
И ваша казнь—не смерть, а стыдъ!
Что вы дрожите? Будьте вновь спокойны.
Вамъ долго жить на свътъ суждено,
И счастье вамъ еще возможно—но
Инчьей любви, ничьей вы мести недостойны.
Да! нынъ чувствую—я старъ,
Измученъ долгою борьбою;

Последній на меня упаль судьбы ударь,

И я поникъ покорной головою.

Желаній пёть, надежды пёть,

Я выброшень изъ круга жизни шумной,
Съ несносной памятью невозвратимыхъ лёть,

Страдалець мрачный и безумный.

(Садится. Входить киязь съ пистолегами).

#### Явленіе VI.

арбенинь, Нипа, Оленька, князь и Назаринь.

Князь: Что это значить, смъю васъ спросить?

Дувль въ кругу семейства—очень ново!

Тъмъ лучше, случая такого
Мит, върно, больше не нажить.

Казаринъ: По чести, странный выборъ секундантовъ!

Глт о дуэлъ ръчь, тамъ я въ числъ педан-

Князь: Мий все равно, безь дальнихъ словъ, Воть пистолеты, я готовъ... Арбенинъ (встаеть в подходить къ пему):

День, часъ тому назадъ, хотълъ и крови, ме-Ващитникъ правъ своихъ и чести, [сти;

Съ надеждой тренетной въ групи. Я думаль отразить позоръ и обвиненье и я ошибся. Съ глазъ слетъло заблужденье: Вы правы-торжествуйте! Впереди Васъ ждутъ побъды славныя, какъ эта Отчанные мужей, рукоплесканые свъта... И мало ль женщинъ есть, во всемъ подобныть Она того, кто посмалай! Смотрите, какъ блъдна, почти безъ чувства. А отчего, не отгадаень вдругъ-Что это? Стыдъ, раскаянье, искусство? Пичуть! испугъ, одинъ испугъ! Ни вы, ни я, мы не имъли власти Въ ней поселить хоть искру страсти. Ел душа безсильна и черства, Мольбой не тронется, боится лишь угрозы, Взамѣнъ любви у ней-слова, Взамѣнъ печали—слезы. За что жъ мы будемъ драться? Пусть убыть Одинъ изъ насъ другого, такъ что жъ вале? Мы жъ въ дуракахъ-на первомъ баль Она любовника иль мужа вновь найдеть. Теперь стръдяться вы хотите? Вотъ грудь моя обнажена, Возьмите жизнь мою, возьмите, Она ни мић, ни міру не нужна. Казаринь: Страляйте же скорый, скорый. Арбенинъ: Молчите? Задумались?.: итакъ, оставьте насъ!

(Киязь уходить)

Казаринъ: Обманулъ! еще разъ увернулса! Скорьй и мив убраться съ глазъ, Покуда не очнулся. (Уходить). Арбенинъ: Куда бъжишь? Постой, постой, Расчеть у насъ не кончился съ тобой. (Послъ долгаго молчанія). Я ъду, Оленька! прощай! Будь счастлива-прекрасное созданье! Душ'я твоей удъль-небесный рай, Душъ благородныхъ возданье. Какъ утышенье, образъ твой И унесу въ изгнание съ собой. Пускай прошеншее тебя не возмущаеть. Я будущность твою устрою: ни нужда, Ни бъдность вновь тебъ не угрожаеть. Оленька: Вы возвратитесь?..

Арбенинъ: Никогда!

Явленіе УП.

Мы квиты...

Горбачъ Вадимъ.



Съ язвительной усмъшкой посмотрълъ старикъ на нищаго.

### ПРОЗА.

### І. ПОВЪСТИ И РОМАНЫ

1831 - 1832.

# Горбачъ-Вадимъ.

Эпизодъ изъ пугачевскаго бунта.

мношиская повасть

#### ГЛАВА І.

Кень угасалъ; лиловыя облака, протигиваясь по западу, едва пропускази красные лучи, которые отражались на черепицахъ башенъ и пркихъ главахъ монастыря. Звовили къ вечериъ; монахи и служки ходили взадъ и впередъ по каменнымъ плитамъ, ведущимъ оть вельи архимандрита въ храмъ; длинныя черныя мантін съ шорохомъ обметали шыль веледь за нимя; они толкали богомольцевъ съ такимъ важнымъ видомъ, какъ будто бы это была ихъ главная должность. Подъ дымной пеленою ладона трепещущій огонь свъчей казался тусклымъ и краснымъ; богомольны таснились вокругь сырыхъ столбовъ; глухой, торжественный шорохъ толны, новториемый сводами, показываль, что служба еще не началась.

У воротъ монастырскихъ была другал картина: нъсколько нищихъ и увъчныхъ ожидали милости богомольцевъ; они спорили, бранились, дълили мадныя деньги, которыя звенти въ большихъ посконныхъ ивинахъ; это были люди, отвергнутые цриродой и обществомъ [только въ этомъ случать общество согласно бываеть съ природой); это были люди, погибине отъ недостатка или излишества надеждь, олицетворенные упреки провиданию, создания, лишенныя права требовать сожальнія, потому что они не имъли ви одной добродътели, и не имфющія ни одной добродътели, потому что никогда не встръчали сожаланія.

Ихъ одежды были изображенія ихъ душь: черныя, изорванныя. Лучи заката останавливались на головахъ, илечахъ и согнутыхъ костистыхъ колъняхъ; углубления въ линахъ казались черяве обыкновеннаго; у каждаго на челъ было написано въчными буквами: пищета! Хотя бы мальйшій знакъ, мальйній остатокъ гордости отдылился въ

Глазахъ или въ улыбкъ! Еъ толиъ нищихъ былъ одинъ-онъ не вижинивался въ разговоръ ихъ и неподвижно смогржлъ на расписанныя святыя врата; онъ сыль горбать и кривоногь, но члены его казались крънкими и привыкциями къ тру-

дамъ этого позорнаго состоянія; лицо его было длинно, смугло; примой нось, курчавые волесы; широкій добъ его быль желгь, какъ лобъ ученаго, мрачевъ, какъ облако, новрывающее солние въ день бури; синия жила пересвиала его неправильныя морщи ны; губы тонкія, бладныя были растягиваемы и сжимаемы какимъ-то судорожнымъ движеніемъ, и въ глазахъ блистала цълая будущность. Его товарищи не знали, кто ситтаковъ, но сила души обнаруживается вездъ: они боллись его голоса и взгляда; они уважали въ немъ какой-то величайний порокъ, а не безграничное несчастіе; демона, но не человъка. Онъ былъ безобразенъ, отвратителенъ, но не это пугало ихъ; въ его глазахъ было столько огня и ума, столько неземного, что они, не смъз вършть ихъ выраженію, уважали въ незнакомик чудеснаго обманщика. Ему казалось не больше 28-ми льть; на лиць его постоянно отражалась насмъшка, горькая, безконечная; волшебный пругь, заключившій вселенную, -его душа еще не жила по настоящему, но собирала всъ свои силы, чтобы переполнить жизнь и прежде времени вырваться въ въчность, Нищія стояль сложа руки и разсматриваль дьявола, изображеннаго поблекшими красками на св. ворогахъ, и внутренно сожалъль объ немъ; онъ дуналъ: сесли бъ и былъ чорть, то не мучильбы людей, а презираль бы ихъ; стоять ли они, чтобъ ихъ соблазплать изгнавникъ рая, сопершикъ Бога!... Другое дело человекъ; чтобъ кончить преаркијемъ, онъ долженъ начать съ ненависти»

И глаза его блистали подъбезнокойными бровлян, и худыя щеки покрывались красными пятнами: все было согласно въ чертахъ нищаго, одна страсть владъла его серацемъ или, лучше, онъ владълъ одною стра-

стыо-но за то совершенно!

— Христа ради, баринъ, погоралымъ, калъкамъ, слъпому... Христа ради конеечку!раздался прикъ его товарищей. Онъ вздрогнулъ, обернулся-и въ этотъ ингъ ръшелась его участь. Что же упидаль онъ? Русвкаго дворивана Бориса Петровича Налицыпо, не больше,

#### TAABA II

Представьте себъ мужчину лътъ 50-ти высокаго, еще здороваго, но съ съдыми волосами и потухшимъ взоромъ, одътаго въ синее полукафтанье, съ анненскимъ крестомъ въ петлица; ноги его, запрятанныя въ огромные сапоги, производили непріятный звукъ, ступая на пыльные камни; онъ шель съ важностью, размахивая руками, и наморщиваль высокій лобь всякій разъ, какъ докучливые нищіе обступали его; двое слугь следовали за нимъ съ подобострастіемъ. Палинынъ положилъ серебриный рубль въ кружку монастырскую и, толкнувъ нищихъ, воскликнулъ: «прочь вы! лѣнтян-экіе молодцы-а просять Христа ради; что вы не работаете? Дай Богъ, чтобъ пришло время, когда этихъ бродягь безъ стыда будутъ морить съ голоду. Воть вамъ рубль на всю братію-только чуръ, не перекусайтесь за него».

Между тъмъ горбатый нищій молча приблизился и устремиль яркіе черные глаза на великодушнаго господина. Этотъ взоръ быль остановившаяся молнія, и человѣкъ, подверженный его таниственному вліянію, полженъ быль содрогнуться и не могь отвъчать ему тъмъ же, какъ будто свинцовая печать тяготьла на его въкахъ; если магнитизмъ существуетъ, то взглядъ нищаго былъ сильнъйшій магнитизмъ

Когда старый господинъ удалился отъ толиы, онъ посифиилъ догнать его.

Палицынъ обернулся: — Что тебъ надобно?

— Очень мало. Я хочу работы...

Съ извительной усмъшкой посмотрълъ старикъ на нишаго, на его горбъ и безобразныя ноги, но бъднякъ, ни мало не смутился и остался хладнокровенъ, какъ Сократъ, когда жена вылила кувшинъ воды на его голову; но это не было хладнопровіе мудреца -- нящій быль скорбе похожь на дуэлиста, который увъренъ въ мъткости руки своей.

- Если ты, баринъ, думаетнь, что я не могу перенесть труда, то я тебя успокою

на этотъ счеть.

Онъ подняль большой камень и началь имъ играть, какъ мячикомъ. Налицынъ изу-

- Хочешь ли быть моимъ слугою?

Нищій нагнулся, въ одну минуту приняль видь смиренія и съ жаромъ поцьловаль руку своего новаго покровителя-изъ вольнаго онъ согласился быть рабомъ -ужели даромъ? и какан странная мысль принять имя раба за два мъсяца до Пугачева

- Клянусь головою отца моего, что исполню свою обязанность, — воскликвуль нишій, и адекан радость веныхнула на батаномъ лицъ.

- Твое имя?

— Вадимъ.

Прелестное имя для такого урода!

Слуги подхватили шутку барина и захохотали: нищій взглянуль на нихъ съ поезовніемъ, и неум'єстная веселость утихлаподлыя души завидують всему, даже обрпамъ, которыя показывають некоторое вниманіе со стороны ихъ начальника.

 Следуй за мной!—сказаль Палицынь. и вев оставили монастырь. Часто Вадими. оборачивался. На полусвътломъ небоскловъ рисовались зубчатыя станы, башни и шевковь плоскими черными городами, безъ всяосыд финсаче амоте да он завоннатто акия что-то величественное, заставляющее душу погружаться въ себя и думать о въчности. и думать о величій земномъ и небесному. и тогда рождаются мысли мрачныя и чувесныя, какъ одиновій монастырь, недодвижный памятникъ слабости нъкоторыхъ людей, которые не понимали, что, гдв скрывается добродътель, тамъ можеть скрываться и пре-

ГЛАВА Ш.

Поздно, поздно вечеромъ прібхаль Борись Петровичь домой; собаки встрътили его громкимъ двемъ, и только по свътищимся окнамъ можно было узнать строеніе; вътерь, шумя, качаль ветелки, насажденных вокругь господскаго двора, и когда топоть конскій раздался, то слуги вышли съ фонарямя, улыбаясь и внугренно проилиная барина, для котораго они повинули свои теплыя постель, а можеть быть что-нибудь получие. Палицынъ вошелъ въ домъ; въ заль было темно, оконницы дрожали оть ветра и сильнаго дождя; въ гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно отделана во вкусъ ХУІН-го въка: разноцвътные обон; три круглые стола, передъ каждымъ небольшое канапе; глухая стъна, находящанся между двумя высокими печьми, на которыхъ стояли безобразныя статуйки, была вси измалевана: на ней изображался завящимии прасками торжественный въздъ Цетра І-го въ Москву посль Полтавы; эту картину можно бы назвать рисованной программой.

Передъ оръховымъ гладкимъ столомъ сидела толстая женщина, завая по сторонамь, добрая женщина... Жиръть, зъвать. бранегь служановъ, приказчика, старосту, мужа, когда онъ въ духъ какая завидная жизны... и все это продолжается сорокъ лагь и продолжится еще столько же... и будугь помнить ее и хвалить ел ангельскій правъ И жалеть... Чудо, что за жизнь! особливо пакъ сравнишь съ нею наши... бури, поглощаю-

пін цалые годы и, что еще ужаснье, обрывающія чувства человька, какъ листья съ

дерева, одно ва другимъ

на скамейкъ, у ногъ Патальи Сергъевны гакъ я назову жену Палицына] сидъла мо-10дан дъвушка, ем воспитанница... это быль висть, изгнанный изъ рая за то, что слишкомъ сожалълъ о человъчествъ. Сальная свъча. горящая на столь, озаряда ея невинный отврытый лобъ и одну щеку, на которой. пристально вглядываясь, можно было бы различить мелкій золотой пушокъ; остальвая часть лица ен была нокрыта густою тынью, и только когда она поднимала большіе глаза свои, то иногда два некры свата отпыялись въ темноть; это лицо было одно икь тыхъ, какія мы видимъ во сий рідко, а на яву почти никогда. Ея грудь тихо колебалась, порой она нагибала голову, нематряваясь въ свою работу, и длинныя космы волосъ вырывались изъ-за ушей и падали на глаза; иногда выходила на свътъ бълза рука съ продолговатыми пальцами; одна тапринцен оноган чено не велом саки вы

Борист Летровичь вошель; объ встали.-Я привезъ новаго холопа, - сказалъ онъ, кладъ!.. нищій, который захотьль работать... овъ ве долженъ быть слишкомъ боекъ... это видио по лицу... но за то будеть послушенъ... воть ты увидишь сама... Эй, Вадимка!... живо! — Вошель безобразный ницій. Госножа осмотръла его безъ вниманія, какъ краденый товаръ...-Какой уродъ!-восилнинула ова. Но Вадимъ не слыхалъ-его душа была въ глазахъ. Долго супругъ разговаривалъ сь супругой о жатвъ, льнъ и хозийственныхъ делахъ и воесе забыли о нищемъ; онь цалый битый чась простояль въ дверахъ. Куда смотралъ онъ? что думалъ? онъ открыль новую струну въ душть своей и новую цаль своему существованию; цалый часъ овъ простояль, никто не замътиль; Наталья Сергъевна ушла въ свою комнату, и тогда Палицынъ подошелъ къ ен восинтаннипъ-

 Какъ тебѣ нравится мой новый холопъ? — Уродъ!-отвъчала Ольга, и вдругъ ей послышалось что-то похожее на скрежеть вубовъ. — Охота привозить такихъ пугалъ, продолжала она, - намъ бъднымъ плъннымъ птичкамъ и безъ нихъ худо...

- Оть того худо, что ты не хочешь согласиться, - возразилъ Борисъ Петровичъ,

и намъревался ее обнять.

Ольга покрасийла и отголинула его руку; это движение было слишкомъ благородно ДЛЯ женщины обычновенной.

— Плутовка! если бы ты знала, какъ ты прекрасна: развъ у стариковъ нътъ сердца, развъ нъть въ немъ уголка, гдъ кровь ин-

питъ и илокочетъ? - А было бы тебф хорошо!.. если бы — выслушай... у меня есть золотыя серьги съ прушнымъ женчугомъ, персидскіе платки; у меня есть деньги, деньги, деньги...

— У васъ натъ стыда!-отвачала Ольга. Палицынъ посмотрълъ на нее и веныхнулъ, но услыхавъ шорохъ въ другой комнатъ, погрозившись, ушель.

- Боже!... Это восклящание невольно вырвалось изъ ея груди; это была молитва и

Безобразный нишій все еще стояль въ дверяхъ, сложа руки, нъмъ и недвижимъна его ръсницахъ блеснула слеза: можетъ быть первая слеза-и слеза отчаннія!..

Такія слезы истощають душу, отнимають насколько лать жизни, могуть потопить въ одну минуту милліонъ сладвихъ надеждъ! Онъ для одного человъка, что быль Наполеонъ для всей вселенной: въ десять лъть онъ подвинулъ васъ цълымъ въкомъ впередъ.

— Знаешь ли ты своихъ родителей, Оль-

га? - сказалъ Вадимъ.

- Странный вопросъ... отвъчала она.

- Знаешь ли ты ихъ?-повториль онъ такимъ голосомъ, который заставилъ ее содрогнуться; она посмотръла ему пристально въ глаза, какъ будто припоминая начто давнее, давно прошедшее.

- Я спрота, мой отепъ меня оставиль когда я была ребенкомъ-и отправился Богъ знаеть куда-върно очень далеко, потому

что онъ не возвращался.

Чело Вадима омрачилось, и горькая язвительная улыбка придала чертамъ его, слабо озареннымъ догорающей свъчей, что-то демонское.

— Хочешь ди знать, пуда?

— Хочу,-и влажные глаза ен прво заблистали.

— Подумай, я для тебя человъкъ чужой... можеть быть, и шучу, насмехаюсь... подумай: есть тайны, на диб которыхъ ядъ, тайны, которыя перазрывно связывають двъ участи; есть люди, заражающие своимъ дыханіемъ счастье другихъ; все, что ихъ любить и ненавидить, обречено погибели; берегись того и другого-узнавъ мою танну, ты отдашь судьбу свою въ руки опаснаго человъка: онъ не сумъетъ лелъять цвътокъ этоть-онь изомнеть его,..

Хочу знать непремънно! — воскликнула

неопытная давушка.

Она посмотръла вогругъ-нищаго уже не было въ комнатъ.

ГЛАВА IV.

Прошло двое сутокъ- Вадимъ еще не объявляль своей тайны... Ужели онъ только хотыть подстреннуть женское любопытство?

Если такъ, то онъ вполнъ достигъ своей цъли. Подъ разными предлогами, пренебрагая гифвъ госпожи своей, Ольга отлучалась отъ скучной работы и старалась встрътить гдф-нибудь въ отдаленной пустой комнатъ Вадима, и странно! она почти всегда находила его тамъ, гдф думала найти-и тогда простбы, ласки, вей хитрости были употребляемы, чтобы выманить желанную тайну; однако онъ быль непреклоненъ, умъль отвести разговоръ на другой предметь, занималь ее развыми разсказами-но тайны не было. Она дивилась его уму, его бурному враву, начинала проникать въ его сумрачную душу и заматила, что этогь человакъ рожденъ не для рабства: и это заставило ее имъть къ нему довъренность; не мудрено-власть разлучаеть гордыя души, а неволя соединяеть ихъ.

Однажды она взяла его за руку.

— Не правда ли, я очень безобразенъ? воскликнулъ Вадимъ; она пустила его руку.-Да, - продолжалъ онъ, - я это знаю самъ. Небо не хотъло, чтобъ меня кто-нибудь любиль на свъть, потому что оно создало меня для ненависти. Завтра ты все узнаешь... на что миъ беречь тебя. О, если бъ... не укоряй за долгое молчаніе... быть можеть, настанеть время, и ты подумаены:зачёмъ этотъ человеть не родился немымъ, елфиымъ и глухимъ-если онъ могъ родиться кривобокимъ и горбатымъ?

Поведение Вадима съ прочими слугами было непонятно, потому что его цъли никто не зналь; я объясню его, сколько можно, следующимъ разговоромъ. На крыльце дома ендыло двое слугь, одинь старый, другой

лътъ двадцати; вотъ слова ихъ:

— Замъть, Федька, что кто изъ грязи вышель, тоть лізеть вь золото! Какъ этоть Вадимка загордился-этакой уродъ, мий викогда никакого уваженія не дъласть, когда самъ прикащикъ меня всегда отличаетъ; да и къ барину какъ умфетъ подольститься: словно щеновъ!- Экой въкъ сталъ нехристіан-CK 1 11 ...

— Не скажу, дядя Ипатъ!.. онъ всегда со мной ласковъ, парень лихой; съ нимъ держи ухо востро: тотчасъ на удочку подцапить — вонъ, напримаръ, вчера...

- Что вчера?..

— Я тебъ разскажу эту штуку, дядя, слутай... Вчера баринъ разгићвался на Алешку Шушерина и приказалъ ему влѣпить 25 палокъ; повели Алешку на конюшню-самъ привазчикъ и сталъ его бить; 25 разъ ударилъ, да и говоритъ: это за барина-а вотъ за меня-и занесъ руку... Вадимъ все это время стояль ноодаль, въ углу: брови его еходились и расходились.. въ одинъ мигъ

онъ подскочилъ къ приказчику и сищбъ на землю однимъ ударомъ... на губакъ влубилась пъна отъ бъщенства, онь хоть что-то вымолвить-и не могъ,

— Жаль!— возразилъ старикъ,-пе 1021 веть этотъ человъкъ до съдыхъ волось, Онъ жалъль отъ души, какъ могь, па обыкновенно жалкоть старики о юношах. умирающихъ преждевременно, во пвътъ др ни, которыхъ смерть забираетъ видето пит какъ буря чаще ломаеть тонкія высоків р. рева и щадить ини стольтніе.

Зачёмъ Вадимъ старался пріобраста авбовь и довъренность молодыхъ слугь?-это отвъчаю: происшествіч, мною описыв. емыя, случились за два мѣсяца до бувта [5. гачевскаго.

Умы предчувствовали переворогь и вольвались: каждая старинная и новая жест кость господина была записана его рабан въ книгу мщенія, и только кровь ихь когла смыть эти постыдныя эфтописи. Лен когда страдають, обыкновенно покорны, в если разъ имъ удалось сбросить ношу сви то ягненовъ превращается въ тигра, ше твененый дълается притвенителемъ и патить сторицею-и тогда горепобажденных.

Русскій народь, этоть сторукій неполи скорће перенесеть жестокость и наименность своего повелителя, чамъ слабость его; ов желаеть быть наказываемъ, но справедии онь согласенъ служить, но хочеть горделся своимъ рабствомъ, хочетъ поднимать влову, чтобъ смотрѣть на своего господин, и простигь ему скоръе излишество пороковъ, чъмъ недостатокъ добродътелей. В XVIII стольтім дворянство, потерявь ук прежнюю неограниченную власть свою ! способы ее поддерживать, не умъло пермънить поведенія: воть одна изъ танных причинъ, породившихъ Пугачевскій голь:

LABA V.

Но обратимся къ нашему разсказу.

Домъ Бориса Петровича стоялъ на берег Суры, на высокой горф, кончающейся в ръкъ обрывомъ глинистаго цвъта; кругомъ двора и вдоль но берегу построены изби дымныя, черныя, наклоненныя, вытягивайщілся въ линію по краямъ дороги, какь нищіе, кланяющіеся прохожимъ; по ту сторону ръки видны въ отдаленія березовыя роши и еще далке лесистые холмы съ черньющимися елями; нальво низкій берегь усыпанный кустарникомъ, тянется гладков покатостью, и далеко-далеко синають холик какъ волны. Бечернее солнце порою играл на тесовой крышъ и въ стеклахъ золотым переливами; раскрашенныя ръзныя стапия. колеблемыя вътромъ, стучали и сирины. качаясь на ржавыхъ петляхъ. Вокругъ от

пинаго дома обходить деревянная, разной аботы, галлерейка, служащая вийсто балона. Здась, сидя за работой, Ольга часто бывала сеое шитье и наблюдала синіл пранствующія воды и барки съ бълыми паоусани и разноцевтными флюгерами. Тамъ поди вольны, счастливы, каждый день виыть новый берегь — и новыя надежды; пъсна престыянъ, идущихъ съ сънокоса, отдаленный колокольчикъ часто развлекали ен вниване-кто вдетъ: купенъ, баринъ, почта?.. во на что ей?.. не все ли равно.. а все-тани не худо бы узнать.

равда ли?

Теперь она попада изъ одной крайности вь другую: теперь, завернувшись въ черную правтную шубейку, общитую заячыных мттомъ, она тренеща отворяеть дверь на галжрейку... чего тебф бояться, неопытная двгина?... Борисъ Петровичъ убхадъ въ готоль, его жена въ монастырь слушать воученія монаховъ и новости изъ усть бопомоловъ, не менъе ею уважаемыхъ.

бто идеть ей на встръчу? Это Вадимъ. Она варогнула; она поблідніла, потому что на-

стала ровован минута.

- Что съ тобою? - сказаль онъ.

- Пичего...

— А! понимаю... онъ запусиль губы... ны меня испуталась.

— Зачъмъ мић бонться тебя? — отвъчала

гордо Ольга

 Тъмъ лучше, продолжалъ онъ — Это уже много значить-такъ и тебъ не страшенъ, не отвратителенъ... о, мой Создатель! воть великое блаженство; право, мит кажется это первое...

Онъ остановился.

- Послушай, что, если душа моя хуже воей наружности? но развъ я виноватъ... я вичего не просилъ у людей, кромъ хлъбаони прибавили къ нему преграние и насмашки... И имъль небо, землю и себя, я быль богать всьми чувствами... видьлъ солнце и онть доволенъ. но постепенно все исчезло: одна высль, одно открытіе, одна капля ядасерегись этой мысли, Ольга.
- Для чего мы здъсь? спросила она съ ветерианіемъ.

- Я здъсь для того, чтобы тебя видъть.

- А я совсемъ не для того...

 Опять, онять! — воскликнуль Вадимъ. — Послушай, если хочень чего-нибудь добиться отъ меня, то не намекай о мосмъ везобразін: я завистливъ, я золь, я все, что вы хочешь... но пощади мени.

Онь закрыль лицо объими руками. Ей стало жалко: этоть человать, одаренный величайнимъ езмолюбіемъ, просиль у нея,

слабой дъвушки, у нел, еще болбе, чемъ онъ, беззащитной, сожальнія-или исть... неньше... онъ просилъ, чтобъ она его не оскор-OJAJa.

Такія річи иногда трегають женексе сердце.

Она прервала непріятное модчачіе. Ты говорины, вадимъ, что знаешь, где мой степъ? Онъ задумался.

 Объщай накогда не укорять меня за то, что я тебъ отпрыль свою тайну.

- Никогла.

- Слушай же: твой отепъ быль творя-Какая занимательная, полная жизнь, не иннъ, богать, счастивъ- и подобно иногимъ, кончилъ жизнь на селомъ... Ты вздрогнула... но это еще начего...

 О, если это ничего, то не продолжай! -- Ижть, слушай: у него быль добрый состдь, его другь и пріятель, занимавшій первое мъсто за столомъ его, товарищъ на охоть, ласкавшій дътей его, - состав испронній, простосердечный, который всегда столль съ намъ рядомъ въ цериви, снабжалъ его ценьгами въ случат нужды, ручалскаа него своею головею - что жъ... разик этого не повольно или погибели человъка? погоди... не блъдива... дай руку: еговь, текущій въ монув жилахь, нерельется въ тебял слушай далъе: однажды, на охотъ, собака отна твоего обскакала собаку его друга; онъ посмъплен надъ нимъ: съ этой минуты началась непримириман вражда — 5 абтъ спуста твой отець уже не смънден. Горе тому, кто ваказаль сибхъ этогь слезанці... Іругь твоего отца открыть старинную тижбу о земляхъ и выиграль ее и отвяль у него все имъніе. Я видаль отца твоего передъ вончиной... его съдал голова, неподвижная, сухая, подобная бълому камию, остановила на миъ произительный взоръ, гдв горъла последния искра жизни и ненавнети... и миъ она осталась въ наследство, и его проилятие живо, живо, и наждый годь пускаеть новыя отрасли, и каждый годь все болже окружаеть своею тынью семейство вледыя... я не знаю, какимъ образомъ все это сдълалось... но кто, ты думаешь, кто этогь въжный другь?... Какъ, небо!.. въ продолжение 17-ти льть ни одинъ языкъ не шенауль ей: этотъ хлъбъ купленъ цаною крови — твоей — его крови! и безъ меня, существа бъднаго, у котораго вижето души есть одно только ценасытимое чувство вщенія... безъ уродливаго нищаго, это невлиное сердце билось бы для него одною благодарностью.

— Вадимъ, что сказалъ ты?

— Благодарность! — продолжалъ овъ съ горькимъ смъхомъ — благодарность: слово, изобратенное для того, чтобъ обманывать честныхъ людей, слово, превращенное въ чув-

ство! О, премудрость небесная! какъ легко тебъ изъ ничего сдълать святъйшее чувство! Нъть, лучше издохнуть съ голода и жажды въ какой-нибудь пустынъ, чъмъ быть орудіемъ безумца и лизать руку, кидающую мить остатки пира... о, благодарность...

И онъ ходилъ взадъ и впередъ скорыми шагами, сжавъ крестомъ руки и, казалось, забыль, что не сказаль имени коварнаго злодън... н, казалось, не замъчалъ въ лицъ несчастной дъвушки страхъ неизвъстности и ожиданія... Онъ быль весь погребень самъ въ себъ, въ могилъ, откуда также никто не вы- такое благодъяніе... терпъть, страдать до ходять... въ живой могиль, гдв также есть червь, грызущій вѣчно и вѣчно ненасытный.

Безобразныя черты Вадима чудесно оживились, геній блисталь на чель его, и глаза. если бъ остановились въ эту минуту на человака, то произвели бы дайствіе глазь василиска, но они были обращены вверхъ!..

вушка, подойдя съ твердостію къ Вадиму: - п поняла тебя... это Борисъ Петровичъ...

Она въ самомъ дъль отгадала: великія души имфють особенное преимущество понимать другь друга; она читають въ сердна подобныхъ себф, какъ въ книгф, имъ давно знакомой; у нихъ есть примъты, имъ однимъ извъствыя и темныя для толны; одно слово въ устахъ ихъ иногда цълая повъсть, цълая страсть со всеми ел оттънками...

Палицынь быль тогь самый ложный другъ, погубившей отца юной Ольги и взявний къ себъ дочь, ребенка 3-хъ лътъ, чтобы принудить къ молчанию накоторыхъ дворянъ, осуждавшихъ его поступокъ; онъ воспиталъ ее какъ рабу и хвалился своею благотворительностью; десять лътъ тому назадъ онъ игралъ ея кудрями, забавлялся ея реблиествами, и теперь въ мысляхъ готовилъ ее для постыдныхъ удовольствій. Это было также мщеніе въ своемъ родъ... кто бы подумалъ! столько страданій за то, что одна собака обогнала другую... какъ ничтожны люди!.. какъ вършть общему митино! Палицынъ слыль честитишимъ человъкомъ во всемъ околодкъ, и точно! онъ погубиль только одно семейство.

другъ друга, потому-то Вадимъ смотрълъ на нее безъ удивленія, но съ тайнымъ востор-

Она схватила его за руку и повлекла въ комнату, гдт хрустальная лампада горъда нередъ образами, и лучъ ея сливался съ лу--вило жинтого солнца на золотыхъ окладахъ, усыпанныхъ жемчугомъ и каменьями. Передъ иконой Богоматери упала Ольга на колћин; спина и плечи си отдължемы были бладиченими сватоми зари оты темныхъ

пады озаряль ел лицо вдохновенное, пред ное, слишкомъ прекрасное для чувствъва торыя бунтовали въ груди ел. Вадимъ веть диль глазъ съ этого неземного существа, пр будто быль счастливъ.

Ольга сорвала съ шен богатое ожереда, бросила его на землю.

— Такъ уничтожаю послъдній остацьк признательности... Боже! Боже! и невинова Ты, Ты самъ далъ мив вольную душу, а п хотъль сдълать меня рабой, своей рабов - Невозможно! невозможно женщина любить, гласна... но не требуй болъе, Боже! Если бо Ты теперь мий приказаль почитать его сы имъ благодътелемъ-и и Теби перестаза б любить... Моя жизнь, моя судьба принать жигь Тебъ, Создатель, и кому Ты хочешьно сердце въ моей власти...

Слезы покатились изъ глазъев; она спр — Я отгадала! — вескликнула молодая дънила голову; рука ея дрожала въ рукт В.

> — Я твой брать!—воскликнуль онь ва. себя.

> Она обернулась, встала .. какъ будто не 1няла... какъ будто ужаснулась... руки ев оп стились, какъ руки умершей, и соминути уста удерживали дыханіе

> — Я твой брать!—повториль онъ дрожщимъ, страшнымъ голосомъ.

Она молчала.

Вадимъ взглянулъ на нее въ послън разъ, схватимь себя за голову и вишел но выходя остановился у двери... и въ пр должение одной минуты онъ думаль раздобить свою голову объ косякъ... но эта бе зумная мысль скоро пролетьла... онъ вышел

— Брать!—сказала Ольга, смотря ему 🛚 сладъ, - братъ!

И безъ силь она упала на стуль. L'IABA VI.

Борисъ Петровичъ быль чрезвычайно в воленъ своимъ горбачемъ Гтакъ въ домъ на зывали Вадима]. Горбачъ вездъ почти слы валь за нимъ: на охоту, въ поле, на нашей исполнять его мальйшія желанія, предуга дываль ихъ. Однимъ словомъ дълалъ все, чыт Я сказаль, что великій души понимають могь пріобрасти доварейность, и если сп удавалось, то неизъяснимая радость процестала на этомъ суровомъ лицъ, которов вы ражало всъ чувства, всъ, кромъ одного, ле бимаго, сокровища, хранимаго на черны день. Если Борисъ Петровичь хотель нако зать кого-нибудь изъ слугъ, то Вадимъ па мекаль сму всегда, что есть наказани, ве торыя жесточе, и что вина гораздо большнежели Палицынъ воображаль;—а когдав досказанный совыть его быль исполнень, хитрый совътникъ старален возбудить веум стінь, а прасноватый блескъ дрожащей лам-вольствіе дворни, — взглядомъ, движения помогаль имъ осуждать господина. Но ни- лиловый колокольчикъ и мёшали другь друкогда ничего не говорилътакого, что бы могдо быть пересказано во вреду его-къ неудовольствію рабовъ или пом'єщика. Онъ быль враждебный геній этого дома.

льлъ его позвать; искали горбача-не нашли. нужденъ удалиться... У Вадима быль пру-

Такъ это и осталось...

День быль жаркій, серебряныя облака тяжельли ежечасно и, синія, покрытыя туманомъ, уже показывались на дальнемъ небосклонъ. На берегу ръви была развалившаяся баня, врытая въ гору и обсаженная высокими кустами кудрявой рябины; около нел валялись груды виринчей, между конми выростала высокая трава и желтые " лы на плинныхъ стебелькахъ. Тутъ съдъл. Вадимъ; одинъ, облокотись на свои колъни и поддерживан голову объими руками, онъ размышляль; тыни рябиновых в листьевь рисовались на лицъ его непостоянными арабесками и придавали ему видъ таинственный; золотой дучь солнца, свользнувъ мимо соломенной прыши, упадаль на его колънко, и Вадимъ, казалось, любовался воздушной пляской пылинекъ, которыя кружились и подымались къ солнцу.

Вчера онъ открылся Ольгъ; наконецъ онъ нашель ее, онъ встрътился съ сестрой своей, которую оставиль въ колыбели, наконецъ... 0! чудна природа... далеко ли отъ брата до сестры? А какое различіе! Эти ангельскія черты, эта демонская наружность... впрочемъ, развъ ангелъ и демонъ произошли не отъ

одного начала?.. Однако Вадимъ замътилъ въ нейсемейственвую гордость, сходство съ его душой, которое объщало ему много... объщало со временемъ и любовь ел.. эта надежда была для него нъчто новое; онъ хотъль ею завладъть, онъ боллея разстаться съ нею на одно мгновеніе — и вотъ зачімь онъ удалился въ уединенное м'ясто, гда плескъ волны не могъ развлечь думы его. Онъ не зналъ, что есть нвъты, которые, чъмъ болъе за инии ухаживають, тымь менье отвычають стараніямь садовника; онъ не зналъ, что, елишкомъ привязавшись къ мечтъ, мы тервемъ существенность, а въ его существенности было одно

Постепенно мысли его становились туманвће, и онъ, полусонный, легъ на траву-и нечаянно раоръ его упаль на лиловый колокольчикъ, надъ которымъ вились двъ бабочки, одна сърая съ червыми кранивками, другая испещренная вежи красками радуги. какъ будто воздушный цветокъ или рубинъ съ наумрудными прыдъями, отдъланный въ волото и оживленный какою-инбудь волшебвицею. Оба мотылька старались скеть на

гу, и когда одинъ быль близко, то истерь относиль его прочь; наконець разноциваный мотылекъ остался нобедителевъ, усвася и спратался въ ленествахъ; напрасно дру-Однажды, не знаю зачемь, Палицынъ ве- гой вружился надъ ничь... онь быль притикъ въ рукъ; онъ удариль по цвътку и убилъ счастливое насъкомое... и съ какимъ-то восторгомъ наблюдаль его последній грепеть!.

> И Богь знаеть, отчего въ эту минуту онъ вспомнилъ свою молодость, и отца, и домъ родной, и высокія качели, и прудъ. обсаженный ветлами... все, все... и отецъ его представился его воображению таковъ, какимъ онъ возвратился изъ Москвы, потерявъ свое дъло и принужденный продать все, что у него осталось, дабы заплатить странчимъ и суду... И потомъ онъ видълъ его, лежащаго на жесткой постели въ домъ бъднаго сосъда... казалось, слышаль его тяжелое дыханіе и слова: - отомсти, сынъ мой, извергу, чтобъ никто изъ его семьи не порадовался краденымъ кускамъ!-- И всномнилъ Вадимъ его похороны: необитый гробъ, поставленный на тельгь, качалси при каждомъ толчкъ, онъ съ образомъ шелъ внередъ... дьячекъ и священникъ сзади, они пъли дрожащимъ голосомъ " и прохожіе сикмали поляцы... вогь стали опускать въ могилу, канать заскрипаль, пыль вавилась...

Кровь кинулась Вадиму въ голову, онь пионотомъ повторилъ роковую илитву и обдумываль исполнение, онъ готовъ быль вдать... онъ готовъ былъ все выносить... но сестра!... если... о! тогда и она поможеть ему... II безъ тренета онъ принялъ эту мысль; онъ рашился завлечь ее въ свои замыслы, едълать ее орудіемъ... ръшился погубить невинное сердие, которое больше чувствовало, нежели понимало: странно! онъ любиль ееили не почиталь зи онъ ненависть добродътелью?

Едругъ надъ нимъ раздался свисть арапника, и онъ почувствоваль сильную боль во всей рукт своей; какъ тигръ всиочилъ Вадимъ... передъ нимъ стоялъ Борисъ Петровичь и осыпаль его ругательствами.

Кланянсь, слушаль онъ и съ покорнымъ видомъ последовать за Налицынымъ въ демъ, гдь слуги встратили его съ насмъщливыми улыбками, которыя говорили: пришель и твой чередъ.

Съ этихъ поръ Вадимъ ни разу не забываль своей должности.

THABA VII.

Подъ вечеръ прітхали гости къ Палицыму; Наталья Сергъевна разрядилась въ фижмы и парченое платье, распудрилась в раз-

румянилась; столь въ гостиной уставили вареньями, лгодами сушеными и свъжими; Герподій расп. при горпання, богатый сосъдъ, сидълъ на почетномъ мъстъ, п хозяйка поминутно подносила ему тарелки со сластями; онъ бралъ изъ каждой понемножку и важно обтираль себъ губы. Онъ быль высокаго роста, бълокуръ, и вообще повольно ловокъ для деревенскаго жителя того въка; и это потому, быть можеть, что онъ служиль въ лейбъ-кампанцахъ; 25-ти льть вышедь въ отставку, онъ женился и нажиль себъ двухъ дочерей и одного сына. Борисъ Петровичь занималь его разговорами о хозяйствъ, о Москвъ, и проч., браниль новое, хвалиль старое, какъ всѣ старики, нбо вообще если человъкъ самъ сталъ хуже, то все ему хуже кажется. Поздно вечеромъ, истощивъ разговоръ, они не знади что начать, завали въ руку, вертелись на мастахъ, смотръли по сторонамъ; но заботливый хозяйнъ тотчасъ нашелся.

 Малый! Египетскаго! – закричалъ онъ. въ восторгъ отъ своей мысли Принесли двъ фляги и двъ большія серебряныя кружки, начали инть, потомъ спорить, хохотать и цѣловаться; щеки ихъ разгорѣлись, и воображеніе, охлажденное годами, закишьло

Потѣшить ли тебя, сосѣдъ любезный!—

воскликнуль Палицынъ.

— А что?

— Да ужъ то, что твоей милости и въ голову не придеть; любинь ли ты пляску?.. а у меня есть дъвочка-чудо... а какъ пляшеть!.. жжеть, а не платеть!.. Я не монахъ, и ты не монахъ, Васильичъ...

Избави Христосъ... — И точно такъ!

— Ну, что же?

— Да ужъ то!.. мать моя, женушка, Наталья Сергъевна, — вели Оленькъ принарядиться въ шелковый святочный сарафанъ, да выйти поплисать, а другихъ пришли пъть, да пъсельниковъ-то намъ побольше, знаешь, ... ОХИК ТООТР

Онъ захохоталъ, самъ върно не зная чему, и началъ потирать руки, заранъе наслаждансь успахомъ своей выдумки; этотъ человъкъ, обыкновенно довольно угрюмый, теперь быль совершенный ребеновъ.

Наталья Сергъевна приказала сбираться пъсельникамъ, и сама вышла искать Ольгу.

Гдѣ была Ольга?

Въ темномъ углу своей комнаты, она лежала на сундукъ, положивъ подъ голову свернутую шубу. Она не спала, она еще не опомнилась отъ вчерашняго вечера, укоряда себя за то, что слишкомъ неласково обощлась съ своимъ братомъ... но Вадимъ такъ ужаснулъ ее въ тогъ мигъ! Она думала цълый день идти къ нему сказат, что она точно достойна быть его сестрой и на обвиняеть за ислишнюю неназисть, что оправдываеть ого поступокъ и удивляется учесной смілости его.

Со свычой въ рукъ вошла Наталья Севгъевна въ маленькую комнату, гдъ лежала Ольга; стъны озарилксь, увъщанный платьями и шубами, и твиь отъ телетой госпожи упала на столикъ, покрытый пестрымъ платкомъ; въ этой комнатъ протекала половина жизни молодой дѣвушки прекрасной пылкой... Здась ей снились часто молопые мужчины, стройные, ласковые, снились большіе города съ каменными домами и златоглавыми церквами; здёсь, когда зимой шумъла метелица и сивгъ овлыми клоками упадаль на тусклое окно и собирался нередъ нимъ въ высокій сугробъ, она любила смотрѣть, завернутая въ теплую шубейку, на былыя степи, сърое небо и ветлы, обвъшанныя инеемъ и колеблемыя взадъ и впередъ, и тайныя, неизъяснимыя жеданія, какія бывають у дівушки въ семнадцать літь. волновали кровь ея, и досада заставляла илакать, вырывала иголку изъ рукъ...

— Вставай, Ольга — закричала Наталья Сергъевна, сердито толкнувъ ее.

Ольга вскочила и зажмурилась, встративъ свъчу прямо передъ глазами.

— Что, спала, ленивая?

— У меня голова болить,

 Вздоръ! дъвчовка молодая... и сифетъ голова больть .. Просто линь.. ужь такъ бы и говорила... а то еще лжеть... отвъчай: спала, лантийка?

— Я никогда не лгу.

— Какъ! еще смъетъ отвъчать, когда я говорю... спорить... ахъ, грубіянка! Да не я ли тебя выкормила и воспитала, да нея ли тебя отъ нищаго отца-негодня взяла на свои руки .. неблагозаризя! Нъть! этоть народъ никогда не чувствуетъ благодъяній! какъ волка ни корми, а все въ лась глядить... Да не смъй строить рожъ, когда я браню тебя! стой прямо и не морщись ты забываешь, кто я?

Ольга хотвла что-то сказать, но удержалась; презръніе изобразилось на лиць ея; мрачный пламень, пробужденный въ глазахъ, потерялся въ опущенныхъ рѣсницахъ; она стояда, опустивъ руки, съ колеблющеюся грудью и обнаженными плечами, и неподвижно внимала обиднымъ изреченіямъ, которыя разсердили, испусали бы дру-

— Поди, надънь шелковый сарафанъ и выходи илясать... чтобъ голова не больла... слышишь... скоръй же! да не больно финти передъ Еорисомъ Петровичемъ, а не то я

вой дамъ знать ... въдь вы все рады зама- цовърили, что она не лишилась разсудка. неть барскую милость... берегись...

()дьга молчала — но вси всныхнула... п если бъ Натальн Сергъевна не удалилась, 10 она не вытерићла бы долће; слезы хотал брызнуть изъ глазъ ея, но женщина пвогда умъеть остановить слезы... Бакъ! ее подозръвають, упрекають? и въ чемъ?.. о!. да ел брать! пускай придеть онъ и выслушаеть ен клятву: помогать ему во всемь, то дышетъ местію и разрушеніемъ, пускай . посвятить онъ ее въ это грозное тапнствоона готова.

Теперь она будеть умьть отвъчать Вадиму. теперь глаза ен вынесуть его испытываюше взгляды, теперь горькая улыбка не уничтожить ен твердости; — эта улыбка имъла вь себъ что-то неземное: она вырывала изь души каждое благочестивое помышленіе, кажное желаніе, гдѣ танлась искра добра, вспра любви къ человъчеству; встрътивъ ее, певозможно было устоять въ своемъ намъренін, какое бы оно ни было; въ ней было больше вла, чемъ люди понимать способны.

Ольгу ждугь въ гостиной; Борисъ Петровичь сердится; его гость поминутно наливаеть себъ кружку и затигиваеть плисовую высню. Наконець, она вошла въ малиновоит сарафанъ, съ богатой повязкой; ел темвая коса упадала между плечами до половины спины; круглота, бълизна ел шен были удивительны, а маленькая ножка, показываясь по временамъ, объщала тайныя совершенства, которыхъ ищуть молодые люди, глядя на женщину, какъ на орудіе своихъ удовольствій; впрочемъ, маленькая ножка имъетъ еще другое значение, которое я бы отпрыль вамъ, если бъ- не боялся слишкомъ удалиться отъ своего разсказа.

Она вошла и встрътила пьяные глаза, дерако разбирающие ен прелести, но она не смутилась, не попрасивла; тусклая бледвость ея лица изобличала совершенное отсутствіе безпокойства, совершенную преданность судьов; въ этотъ мигь она жила половиною своей жизни; она походила на испорченный органъ, который не играетъ ни начало, ни конецъ прекрасной пъсни...

Хоръ затянулъ плисовую. - Начинай же, Оленька! - закричалъ Палицынъ, - не стыансь!—Она вздрогнула; ей пришло на мысль, что она будеть илясать передъ убійцею огца своего. Эта мысль, какъ молнія, ворвалась въ ея душу и озарила тамъ слъды минувшаго и всъ обиды, всъ несправедливости, Угнетенія рабства; однимъ словомъ, жизнь ея встала передъ ней, какъ остовъ изъ гроба своего, и она почувствовала его упрекъ.

Если бъ можно было изобразить страдание этого нежнаго существа, то трудно бы вы

потому что ея ръсницы были сухи, и сжатыя дрожащія губы не пропустизи ни одного вздоха — Что же! прасотка кол, начинай! не бойсь! ты такъ хороша сегодна! -причали оба помъщика.

Что за лестное поощреніе! не правда ли? Ольга окинула взоромъ всю комнату, надъясь удовить хоти одно сожалтніе... неумъстная надежда! поллая поворность, глупал улыбка встрътила ее со всъхъ сторовъ... рабы не сожальли объ ней-они завидовали. Пускай завидують, подумала Ольга, это будетъ имъ наказавіе.

Она начала плисать,

Движенія Ольги были плавны, небрежвы, паже можно было заметить въ нихъ нъпоторую принужденность, ей нескойственную, но скоро она забылась, и тогда душевная бура выдилась наружу. Какъ поэть, въ минуту вдохновеннаго страданія бросая божественные стихи на бумагу, не чувствуеть, не помнить ихъ, такъ и она не знала, что призната, не заботнивсь о прилнчін своихъ движеній, и потому-то они обворожили всехь зрителей; это было не непусство, но страсть.

И вдругъ она остановилась, опомиилась, опустила пылающіе глаза; голова ен кружилась; всв предметы прыгали передъ нею, громкіе нап'явы слились для нея въ одниъ звукъ, нестройный, но ръшительный, въ одинъ звукъ воспоминанія..:

Она посмотръда вокругь, ужаснувась ...

махнула рукой и выбъжала...

Борисъ Петровичъ всталь и, качалсь на ногахъ, послъдовалъ за нею; раскаленныя щеки его обваруживали преступное желаніе, и съ дрожащихъ губъ срывались несвианыя слова, но слишкомъ исныи для окружающихъ.

Дверь въ комнату Ольги была затворена; онъ дернулъ-и крючекъ разокочился. Она стояла на кольняхъ, закрывъ зицо руками и положниъ голову на кровать; она не слыхала, какъ онъ вошелъ, потому что произнесла следующия слова: - отець мой! не вини меня...

— Теперь ты не вывернешься! — восилиянуль, захохотавши, Борись Петровичь. — Я человъкъ добрый-и ты человъкъ добрый.

слъдовательно...

Она вскочила и, устреминъ на него мутный взоръ, казалось, не понимала этихъ словъ; онъ взялъ ее за руку; она хогъла вырваться-не могла; ствъ на постель, онъ притянуль ее къ себъ и началь цъловать въ шею и грудь; у нел не было силь защищаться; отвернувъ лицо, она предавалась его буйнымъ ласкамъ — и еще иъсколько минуть, она бы погибла...

Но вдругъ раздался шумъ, и вбъжала хозяйка; между достойными супругами начался крикъ, споръ... однако Натальъ Сергъевнъ, благодаря виннымъ царамъ, удалось вывести мужа. Долго еще слышенъ быль хриплый бась его и произительный дисканть Натальи Сергъевны; наконецъ все утихло, и Ольга тогда только увърилась, что всъ

Она слышала, какъ стучало ел испуганное сердце, и чувствовала странную боль въ тев; бъдная дъвушка!.. немного повыше круглаго илеча ея видиблось красное пятно, оставленное губами пьянаго старика... Сколько прелестей было измято его могильными руками! сколько ненависти родилось отъ его попълуевъ!.. Всталъ мъсяпъ, скользя вдоль станы, его лучь пробрадся въ тасную комнату, и крестообразныя рамы окна отдълились на бладномъ полу... и этотъ лучь упаль на лицо Ольги, но ничего не прибавиль къ ел бладности, и красное пятно не могло утонуть въ его сіявін. Въ это время на станныхъ часахъ въ пріемной пробило одиннадцать.

ГЛАВА VIII.

Гдѣ скрывался Вадимъ весь этоть вечеръ?.. На темномъ чердакъ, простертый на соломъ, лицомъ кверху, сложивъ руки, онъ уносился мыслію въ въчность - ему снилось наяву давно желанное блаженство: свобода. Онъ быль духъ, отчужденный отъ всего живущаго, духъ всемогущій, не желающій, не сожальющій ни объчемъ, завладьвній прошединив и будущимъ, которое представлялось сму пестрой картиной, гдъ онъ находиль много смъшного и инчего жалкаго. Его душа расширялась, хотъла бы вырваться, обнять всю природу и потомъ сокрушить ее. Если это было желаніе безумна, то по крайней мъръ великаго безумца. Что такое везичайшее добро и зло? Два конца незримой цъпи, которые сходится, удаляясь другъ оть друга.

Чудные звуки разрушили мечтанія Вадима: то были отрывистые звуки илясовой изсни, смѣшанные съ порывами сѣвернаго вѣтра; Вадимъ привсталъ; луна ударяла прямо въ слуховое окно, и свъть ен, захватыван нъсколько намятыхъ соломеновъ, упадалъ на противную стану, такъ что Вадимъ легко могь раземотрать на ней всь скважины, каждый клочекъ моха, высунувшійся между брусьями. Долго онъ не сведилъ глазъ съ этой стіны, долго внималь звукамъ отдаленной пъсви-наконецъ они умолкли, облако набъжало на полный мъсяцъ... Вадимъ упалъ на постель свою, и безотчетное страдание овладело имъ; овъ ломалъ руки, вздыхалъ, спрежегаль зубами.. неизвъстный огонь бъжаль по его жиламъ, черепъ готовъ был. треснуть... о! давно ли ему было доводьна одной ненависти!

Маленькая дверь скрипнула и отворилае. ему послышался легкій шумъ шаговъ

— Брать!—сказаль кто-то очень тихе. Вадимъ затрепеталъ. Между тъпъ облако пробъжало, и луна озарила одно плечо и половину лица Ольги; она стояда близа. него на колънахъ.

— Все понимаю, -- воскликнуль онъ, почитавши въ ел взоръ ужасное безпокойска

 Точно?—отвъчала Ольга измънившиз. ся голосомъ: - точно? Я пришла тебя обы. довать, другь мой!

Другъ мой! Впервые существо земное такъ называло Вадима; онъ не могъ разомъ обнать все это блаженство; какъ безумный, ств. тиль онь себя за голову, чтобы увъриться въ томъ, что это не обманъ сновильнія улыбка остановилась на устахъ его, и дуна его, обогащенная цълымъ чувствомъ, спълалась подобна временщику, который, получивъ милліонъ и не умъя употребить его. причеть въ жельзный сундукъ и стережеть свое сокровище до конца жизни.

Эти два слова такъ сильно връзались пъ его душу, что нъсколько дней спустя, когда онъ говорилъ съ самимъ собою, то не могъ удержаться, чтобъ не сказать: другь мон...

Если миж скажуть, что нельзя любить сестру такъ пылко - вотъ мой отвъть: либовь, вездъ любовь, т. е. самозабвеніе, сумасшествіе, назовите какъ вамъ угодно; п человѣкъ, который ненавидить все и либить единое существо въ мірь, кто ом оно ни было: мать, сестра или дочь, его любовь сильнъе всъхъ вашихъ произвольныхъ страстей; его любовь сама по себь, въ крови, чужда всякаго тщеславія. . но если къ ней примъщается воображение, то горе несчастному! - По какой-то чудной противоположности, самое святое чувство ведеть тогда къ величайшимъ злодъйствамъ: это чувство, наконецъ, дълается такъ велико, что сердце человъка умъстить въ себъего не можеть и должно погибнуть, разорвать. си или однимъ ударомъ сокрушить кумпръ свой; но часто самолюбіе береть перевысь, и божество падаетъ передъ смертнымъ.

 Братъ! слушай! — продолжала Ольга, я все обдумала и ръшилась сдълать первый шагь на пути, по которому ни тебр, ни мит не возвратиться.. все равно ... оня вст ведуть къ смерти, но я не позволю низкому, бездушному человъку почитать меня за свою игрушку... ты или и свиз должна это сдълать; сегодни и перенесля обиду, за которую хочу, должна отомстить... Брать! не отвергай моей клятвы .. ссля ты ее отвергиени, то берегись... я сказала, что женіе из себь на возгушныя прылья, во не перенесу этого... ты будень добръ для меня, ты примешь кою ненависть, какъ дитя мое; станешь лельять его, пока оно выростеть и созрѣеть и смоеть мой позоръ сстественный порядокъ и возставленть востраданіями и кровью... да, позоръ... овъ, убійца, обнималь, ціловаль меня... хотіль. не правда ли, ты готовишь ему ужасную

Вадимъ дико захохоталъ и, стараясь умолкнуть, укусиль вижнюю губу свою такъ кръпко, что кровь потекла; онъ похожъ быль

на издыхающую жертву.

- Клянусь этимъ Богомъ, который создаль насъ несчастными, клянусь Его святыми таинствами, Его престомъ спасительнымъ-во всемъ, во всемъ тебъ повиноваться. —Я знаю, Вадимъ, твой ударъ не будетъ слабъ и невъренъ, если и сдълаюсь орудіемъ руки твоей... о! ты великій человкаъ!

- Да, теперь, потому что ты мена лю-

Она инчего не отвъчала.

 Успокойся, опомнись, — сказалъ Вадимъ, -ты меня еще не знаешь, но я тебъ открою мои мысли, разверну все мое существованіе, и ты его поймешь... Передъ тобой я могу обнажить странную душу мою... ты не слабый челнокъ, неспособный переплыть это море; волны и бури его тебя не испугають; ты рождена посреди этой стихія, ты не утонешь въ ен безконечности.

Помню, какъ послъ смерти отца, я покидаль тебя, ребенка въ колыбели, тебя, не знавшую ви добра; ни ала, ни заботы,а въ моей груди уже бродила страсть пагубная, неусыпная-ты протянула ко мнъ свои рученки, улыбалась... будто просила о защить... а я не имълъ своего пуска хлъба.

Меня взяли въ монастырь, изъ состраданія, кормили, потому что я быль не собака, и недьял было меня утопить; въ стьнахъ обители я провель мон лучшіе годы, въ душныхъ стънахъ, оглушаемый звономъ колоколовъ, пъніемъ людей, оджтыхъ въ черныя платья и потому думающихъ быть ближе къ небесамъ, притъсилемый за то, что я обиженъ природой... что я безобразенъ. Они заставляли меня благодарить Бога за мое безобразіе, будто бы Онъ хотъль этинъ средствомъ удалить меня отъ шумнаго міра, отъ гръховъ... Молиться!. у меня въ сердцъ были одни проклятія. Часто вечеромъ, когда розовые лучи заходящаго солица играли на главахъ церкви и мѣдныхъ колоколахъ, я выходиль изъ святыхъ врагь, и съ холма, гда стоила развалившанся часовия, любовалси на тюрьму свою — она издали была прекрасна! Облака призывали мое восбра-

насмішливый голось шенталь мий: ты спесобенъ обнять своею выслію пое сотворенное; ты могь бы сплою души разрушить вый, для того-то я тебя не вынушу отсюда, довольно теб'в знать, что ты можешь это савлать...

Никто въ монастыръ не искаль моей пружбы, моего сообщества; и быль одинь, всегда одинъ; когда и планалъ-сивились, потому что люди не могуть сожальть о въ это мгновенье на вампира, глядящаго томъ, что хуже или лучие ихъ. Вст монахи, которыхъ я зналь, были обыкновенныя, полудобрыя существа, глуныя отъ пождения или отъ старости, неспособями ни къ чему, кромъ соблюдения постовъ. Я желаль возненавидыть человъчество и поневоль сталь презирать его; душа ссыхалась, ей нужна была свобода, степь, отпрытое небо ... Ужасно сильть въ бълой влытев. изъ виринчей и супить о знив и весих по узкой троинивь, ведущей дзь келій въ церковь; не видать исное солице иначе, какъ сквозь длинное рашетчатое окно, и не смыть говорить о томъ, чего нътъ вътакой-го квигь...

Можно прійти въ отчанніе!

Однажды, Ольга, я замътиль безногаго нищаго, который, не визинвансь въ споры товарищей, сидель на земль у святихь вороть и только поступиваль камнемь о камень, и когда вылетала искра, то чуднал радость покрывала незначущее его лицо. И подошель къ нему и сказаль:-ты очень благорозуменъ, любезный, тъмъ, что не итшаешься въ ихъ ссору.

— Я безъ ногъ, потвъчаль онъ съ недовольнымъ видомъ. Это меня поразило: я ошибся! однако продолжаль свои вопросы.-Что быль ты прежде, купецьили врестьянинь?

— Ницій!-отв'язать онъ,-рожденъ вищимъ и умру нишимъ; тольке разница въ томъ, что и рожденъ съ ногами, а умру безногій.

— Отчего же?

— Отчего!-туть овъ призадумался; потомъ продолжатъ равнодушно: — я былъ проводникомъ одного слъпого; насъ было много; когда слепой умерь, то и сталь лишнимь. Мив переломали руки и ноги, чтобъ и не даромъ кормился и быль полезень; теперь меня возать въ тельжит и дають деньги... — Зналь ли ты своихъ родителей?—

спросиль я посившию

— Какъ же!

— А вто были они? — Нищіе! —Тугь онъ удыбнудся. Не зваю, что было въ его улыбкъ, насмъщка надъ судьбой или надо мною, потому что я слушаль его съ видомъ полной довъренности.

Нтакъ есть состояніе, въ которомъ безобразіе не порекъ, подумаль я.

На другой день бъжаль изъ монастыря в сдълался нищимъ.

Бадимъ остановился.

— Понимаю тебя,—восклякнула Ольга и вежаза ему руку.

— Я это зналъ!.. развъ ты не сестра

мит?-возразилъ Вадимъ.

— Послушай, върно само небо хочеть,
 чтобы мы отомстили за бъднаго отца. Какъ
 оно согласило всъ обстоятельства, какъ оно

привело тебя къ пъли...

— Небо или адъ... а можеть быть и не они; твердое намърение человъка повелъваеть природъ и случаю. Хоти съ тъхъ поръ, какъ и сдълался нищимъ, какой-то бъщеный демонъ поселился въ меня, но онъ не имълъ вліянія на поступки мои; онъ только терзалъ меня, воскрещалъ умершія на кежды, жажду любви!.. Онъ странствовалъ со мною рядомъ по берегу мрачной пропасти, показывая миф итълый рай въ отдаленіи; но чтобъ достигнуть рая, надобно было перешагнуть черезъ бездну. Я не ръшился: кому завъщать свое мщеніе? кому его уступить?

Долго я бродиль безъ крова и пристанища, преданный зимнимъ метелямъ, какъ южная птица, отставшая отъ подругъ своихъ; долго жить—было цълью моей жизни.

Но судьба мит послала человтка, который случайно открыль мий, что ты воспитываенися у Палицына, что онъ богатъ, доволенъ, счастливъ-это меня взорвало... Я не хотълъ, чтобъ онъ былъ счастливъи не будеть отнынь; въ этоть домъ я принесъ съ собою моего демона; его дыханіечума для счастливцевъ, чума... Сестра! ты мив простишь... о! я преступникъ... вижу, и тобой завладъль 'этогь злой духъ, и въ тебъ поседилась эта бользнь, которая портить жизнь и поддерживаеть ее. Ты, земней выгель, безъ меня не потеряла бы свою безпечност.... теперь все пончено, отъ моего прикосновенія увили твои надежды, махни рукой твоему спокойствие... Цвъты не растуть посреди бунтующаго моря; гдв есть демонъ, тамъ ньтъ Бога..

— Бакъ!—воскликнула Ольга,—неужели ты раскаиваешься! Правда, я женщина —но раввъ всякая женщина промъняеть печали и безпокойства на блистательный позоръ... блистательный! о! быть любовницей старика, злодъя моего семейства... ты желаль урого! Вадимъ, не правда ли?

— Нъть, я тогда убиль бы тебя.

— А теперь кто мѣшаеть?

— Теперь? теперь... Онъ опустиль глаза въ землю и замолиъ. Глубокое страданіе эмло видно въ слъдующихъ словахъ:—теперь, убить тебя! теперь, когда у меня есть слезы, когда я могу плакать на твонхъ колъняхъ... плакать! о! это величайнее наслажденіе для того, чей смъхъ мучительные всякой пытки!.. Истъ, я еще не такъ дуренъ, какъ ты полагаещь; — человъкъ, для котораго видыть тебя есть блаженство, не можеть быть совершеннымъ злодъемъ.

— Меня убить—значить сдълаться моимь благодътелемъ, — отвъчала Ольга, улыбаясь, нослъ нъсколькихъ минутъ глубокаго молчанія.

— А кто скажеть: онъ хороно постунить, когда мое имя сдълается на землъ проклятіемъ?

— Я удивляюсь тебф, другь мой.

— Не хочу! люби меня.

Она закрыла лицо объими руками,

ТЛАВА ІХ.

Кто изъ васъ быль на берегахъ свътлой Оки? Кто изъ васъ смотрълся въ ея волны, бъдныя воспоминаніями, богатыя природнымъ, собственнымъ блескомъ! Читатель, не онъ ли были свидътелями твоего счастія или кровавой гибели твоихъ прадъдовъ! Но нътъ! волна, окропленная слезами твоего восторга или ихъ кровью, теперь далеко въ морф, странствуеть безъ цфли и надежды, или въ минугу гивва расшиблась объ утесъ гранитный! Она потеряла дорогой следы страстей человъческихъ; она смъетси надъ перемънами стольтій, протеклющихъ надъ нею безвредно, какъ женщина надъ пустыми вздохами глупыхъ любовниковъ; она не боится ни ада, ни рая, вольна жить и умереть, когда ей угодно; - сдълавшись могидой какого-нибудь несчастнаго сердца, она не терлетъ своей прелести, живого, безнокойнаго своего нрава, и въ ел погребальномъ ропотъ больше утъшеній, нежели жалости. Если можно завидовать чему-нибудь, то это синимъ холоднымъ волнамъ, подвластнымъ одному закону природы, который для насъ не годится съ техъ поръ, какъ мы выдумали свои законы.

Вадимъ стоядъ подъ густою диной, и упонтельный запахъ разливался вокругъ его головы, и чувства, окаменъвшія отъ сильнаго напряженія души, растаяли постепенно—и, отвергнутый людьми, былъ готовъ кинуться въ объятія природы; она одна могла бы утолить его пламенную жажду, а давъ ему другую душу или новую наружность, поправить свою жестокую ошибку вадимъ съ непонятнымъ спокойствіемъ разсматривалъ рѣчныя травы и густой хиблькоторый яркими зелеными кудрями висълъ съ глинистаго берега. Вдали одътые туманомъ курганы, можетъ быть, могилы татарскихъ наѣздниковъ, подымались, выходили

изъ полосатой пашни; еловыя, березовыя рощи казались опрокннутыми въ водъ, и мрачный цвътъ первыхъ пріятно отдълился желтоватой зеленью и бълыми корнями послъдвихъ; лътнее солнце съ улыбкой золотило эту простую картину.

Въ шумъ родной ръки есть что-то схожее съ нолыбельной пъснью, съ разсказами старой няни Вадимъ это чувствовалъ, и память его невольно переселилась въ прошедшее, какъ въ домъ, который нѣкогда былъ нашимъ, и гдѣ теперь мы должны пировати подъ именемъ гостя; на днѣ этого удовольстви шевелится неизъяснимая грусть, какъ ядовитый крокодилъ въ глубинѣ чистаго, прозрачнаго американскаго колодиа.

Вдругъ раздался въ отдаленія звонъ дорожнаго колокольчика, приносимый вътромъ... Варимъ вздрогнулъ, не зная самъ тому причины; онъ обернулся въ ту сторону, гдъ деревянный мостъ показывался между кустовъ, и гдѣ дорога, желтъя, терялась за холмами тамъ сърая имль клубилась вслъдъ за простою квбиткой... Не къ намъ ли, подумалъ Вадимъ; но этого не можетъ быть! кому? Его треножилъ колокольчикъ, и непонятног предчувствіе, какъ свинецъ, упало на его душу; онъ побрелъ вдоль по ръкъ и старался разсѣяться.. но не могъ; проклятый колокольчикъ его преслѣдовалъ...

Что д'ялалось въ барскомъ дом'я? — Тамътакже слышали колокольчикъ — но этотъмилый авукъ не произветь никакого непріятнаго вліянія; Наталья Сергъевна подбъжала къ окну, а Борисъ Петровичь, который не говориль съ женой со вчеращняго вечера, кинулен къ другому. Они ждали сына въ отпускъ — върно это онъ!...

Въ тогъ въкъ почты были очень дурны, или, лучше сказать, онт не существовали совстмъ; родные посылали ходока къ дътимъ, посвищеннымъ царской службъ... но часто они не возвращались, пользуясь свободой. Такимъ образомъ однажды мать сосватала невъсту для сына, давно убитаго на войнъ; долго ждала красавица своего суженаго, наконецъ вышла замужъ за другого; на переую поть свадьбы явился призракъ перваго жениха и легъ съ новобрачныии въ постель; —она мол, -говорилъ онъи слова его были вътеръ, гулнющій въ пустомъ черепъ; онъ прижалъ невъсту къ груди своей, гда на масть сердца у него была кровавая рана; призвали попа со крестомъ и святой водою и выгнали опоздавшаго гости, и, выходя, онъ заплакаль, но вивсто слезъ песовъ посыпался изъ отврытыхъ глазъ его; ровно черезъ сорокъ двей певъста умерла чахоткой, и супруга ен нигда не могля сыскать. Таково преданіе народное,

Обратимся въ повъсти вашей. Борисъ Нетровнчъ и жена его тра года не получали извъстія отъ своего Юриньки. Мъсяцъ тому назадъ онъ съ богомольцемъ, котораго встрътилъ на дорогъ, прислалъ письмо, извъщая о скоромъ прябытил... Это онъ!

Колокольчикъ звенълъ все громе и громче... вогъ блезко, топотъ, прикъ ямщика, шумъ колесъ... кибитка вътхала въ ворота... вся дворня столииласъ... это онъ... въ военномъ мундиръ... выскочилъ... и иннулся на щею матери... Отецъ стоялъ поодаль и паакалъ... это былъ ихъ едииственный сывъ!

Впрочемъ, такія вещи не описываются. Вечеромъ Вадимъ возвратился въ домъ, увидалъ кибитку, поймалъ нъкоторыя отрывистыя рычи и догадалел. Съ досадой смотръль онъ на веселую толну и думаль о будущемъ, разсчитывалъ дви, сквозь зубы бормоталъ какіе-то упреки.. и потомъ, обратившись къ дому сказалъ: - такъ точно! слухъ этотъ не лживъ... черезъ насколько недаль здась будеть провь, и больше; почему они не заплатить за долголътнее веселье однимъ днемъ страданія, когда другіе, послѣ безчисленныхъ мукъ, не получають ни одной минугы счастья! Для чего они либимпы неба, а не я!-0! Создатель! если бъ Ты меня любиль, какъ сына-въгъ-какъ пріемыша... половина моей благодарности неревъсила бы вст ихъ молитвы... но Ты меня провляль вь чась рожденія... и я провляну Твое владычество, въ часъ моей кончины.

Неподвиженъ стоялъ Вадимъ воалѣ рогожной кибитки; толна нестръла кругомъ; старухи, дъти, все тъснилось, кричало, смъ-

ялось.
— Куда какой красавчикъ молодой нашъ барниъ — воскликнулъ кто-то .. Вадимъ покрасиълъ... и съ этой минуты имя Юрія Палицына стало ему ненавистнымъ

Что дълать? онъ не могь вырваться недемонской своей стихін.

#### глава Х.

Смерклось; подали свічи, поставили на столъ разный закуски и мідный самоварь. Борисъ Петровичь быль въ восхищеній, жена его не знала, какъ угостить инлаго пріважаго. Дверь въ гостиную, до половини раствореннай, пропускала яркую полосу світа въ соседнюю комнату, гді по стінамъ черніли высокіе шкафы, наполненные доченнай посудой; въ этой комнать у дверей на пыпочкахъ стоила Ольга и смотрізла на Порій — и больше нежели пустое любопытство понудило ее къ этому. Юрій быль такъ хорошъ!... именно таковыя лица правятся женщинамъ; что-то доброе и вмість буйное, пылкость безъ упрямства, веселость безъ

насмѣшки. Онъ не былъ напудренъ по обычаю того въка, длинные русые волосы вились вокругъ шен, и голубые глаза не отражали свътъ, но, казалось, изливали его на все, что имъ встръчалось.

Онъ говориль о столицъ, о великой Екатеринъ, которую народъ называль «матушкой», и которая каждому гвардейскому солдату дозволяла цъловать свою руку... онъ говориль объ ней, и щеки его горъли, и голосъ его возвышался невольно. Потомъ онъ разсказываль о городскихъ весельствахъ, о врасавицахъ, разряженныхъ въ дымныя кружева и волнистыя бархатныя платыя.

Ольга слушала, и что-то похожее на зависть встревожило ее. Если бъ обо миз такъ говорили, если бъ и на мит блистали кружева и дорогіе камии... о! я была бы счастливъе!.. и всякой 18-ти лътней пъвушить на ея мъсть эти мысли пришли бы въ голову. Паряды необходимы счастио женщины, какъ цвъты весиъ.

И Ольга боялась, чтобъ онъ не обернулся къ дверямъ и не замътилъ ея любопытства: маленькая гордость дышала въ этомъ опасеніи.

Однако жъ какъ уйти? Юрій говорить табъ пріятно; въ звукахъ его голоса такъ ясно выражались благородныя чувства, что если бъ даже невозможно было разобрать словъ его, то-ей казалось... она поняла бы смыслъ разговора!.. с

Нельзя сомнъваться, что есть люди, имъющіе этоть даръ, но имъ воспользоваться можеть только существо избранное, существо, котораго душа создана по образцу ихъ-дути, котораго сульба должна зависьть отъ ихъ судьбы .. и тогда эти два созданія, уже знакомыя прежде рожденія своего, читають свою участь въ голосъ другъ друга, въ глазахъ, въ улыбкъ... и не могутъ обмануться... и горе имъ, если они не вполит довтрятся этому святому, таинственному влечению... оно существуеть, должно существовать вопреки всемъ умствованіямъ людей ничтожныхъ, иначе душа брошена въ наше тъло для того только, чтобъ оно питалось и двигалось... Что такое были бы вст цели, вст труды человъчества безъ любви? И развъ вътъ иногда этого всемогущаго сочувствія между народомъ и царемъ? Возьмите Напомеона и его войско! долго ли они прожили другь безъ друга?

0! какъ Ольга была прекрасна въ эту первую минуту самонознанія, сколько жизни невинной, объщающей жизни было въ стъсненномъ дыханіи этой полной груди, гдв билось сердце, объщанное мукамъ и созданное ия райскаго блаженства:

Надобно было камню упасть въ гладкій источникъ.

Она обернулась.

Полоса яркаго свъта, прокрадываясь въ эту комнату, упадала на губы, скривленныя ужасной, оскорбительной улыбкой; все пругомъ покрывала темнота - это было ей довольно, чтобы тогчасъ узнать брата... на синихъ его губахъ сосредоточилась вся жизнь Вадима, и, какъ нарочно, онъ однъ быля

Онъ приблизился; отъ него въяло холо-

— Поздравляю, Ольга.,

- Съ чвиъ?

— Не правда ли, какъ хорошъ собою молодой твой господинъ?..

И твой!—обидъвшись, возразила Ольга.

- Ни мало... я добровольно сталь слугою... и не обязанъ имъ сохраненіемъ жизни, воспитаніемъ... но ты! о, посмотри на него. что за ловность, что за руминецъ!

Она вздохнула.

 II эти прекрасная голова упадеть подъ рукою казии — продолжалъ шонотомъ Вадимъ; - эти мягкіе, шелковые кудри, напатанные кровыю, разовыются.. ты поменшь клятву... не слишкомъ литы поторонились... О, мой отенъ, мой отенъ!.. Скоро настанеть минута, когда безнокойный духъ твой, плавая надъ ихъ тълами, благословить дътей твоихъ, -- скоро, скоро.

- Cropol.

 Я вижу твое воехищение! — холодно возразиль ей брать, -скоро! - мы довольно ждали... но за то не напрасно! Богъ потрисаеть цвлый народъ для нашего мщенія; а теб'в разскажу, слушай и благодари: на Дону родился дерзкій безумець, который выдаеть себя за государя... Народь, радунсь тому, что ихъ государь носить бороду, говорить какъ мужикъ, обратился къ нему; дворяне гибнуть; надобно же игрушку для народа... безъ этого и праздникъ не праздникъ! вино безъ крови для нихъ стало слабо... ты дрежишь оть радости, Ольга.

Она модча поникла головою и удалилась. У нея въ сердић ужъ не было мщенія. Теперь, теперь вполит постигла она весь ужасъ объщанія своего, хотьла молиться—ни одна молитва не предстала ей ангеломъ-утфинтелемъ: каждая сдълалась укоризною, звукомъ напраснаго раскаянія.-Какой красавецъ сынъ моего злодъя-думала Ольга, и эта простая мысль всю ночь являлась ей съ разныхъ сторонъ, подъ разными видами; она не могла прогнать другихъ, только покрыла ихъ полусвътлою пеленою; но пропасть, одътая утреннимъ туманомъ, хота не такъ черна, за то кажется вдвое общирнъе бъдному путнику.

Между тъмъ Вадимъ остался у дверен

ростиной, устремляя тусклый взоръ на семейпвенную картину, оживленную радостью свиданія, и въ его душть была радость, но ато быль огонь пожара возлё тихаго дуча

Долго стояль онъ туть и любовался красотою молодого Палицына, и такъ забылся. то не слыхаль, какъ Борисъ Петровичь въ первый разъ закричаль: - эй, малый... Вапина! Опомиясь, онъ вошель. Съ сожальпісить посмотрелъ на него Юрій, но Вадимъ не сић.тъ поднять на него глазъ, боясь, стобы въ нихъ не изобразились слишкомъ явно его чувства.

 Какъ тебъ нравится мой горбачъ, спазаль Борись Петровичь, - преумори-

 Каждый человѣкъ, батюшка, — отвѣзать Юрій, -- имфеть недостатки; онъ невиповать, что изувъченъ природой:

- Если ты будень хорошо мять слуянь, -продолжаль онь, обратись въ мрачному Вадиму, - то будь увъренъ въ моей

ивлости... теперь ступай.

- Пошель вонъ!-восилиннуль отець, потому что Вадимъ не трогался съ мъста: онь быль смущень добротою юноши, благосклоннымъ выраженіемъ лица его-и зависть возвратилась въ его душу только тогда, накъ онъ подошель къ дверямъ, но возвратилась, усиленная мгновеннымъ отсут-

Перешагнувъ черезъ порогъ, овъ замътиль на стант свою безобразную таньмучительное чувство...-Какъ бъщеный, онъ выбъжаль изъ дома и пустился въ ноле. Поутру явился онъ на дворъ, таща за собой огромнаго волка: блуждая по лъсамъ, онъ убиль этого зваря длиннымъ ножомъ, который неотлучно хранился у него за назухой. Вся дворня окружила Вадима; даже господа вышли подивиться его отважности. Наконецъ и онъ насладился минутой торжества!ты буденть монть стремяннымъ, - сказалъ Борисъ Петровичь.

LUABA XI.

Борисъ Петровичъ отправился въ отъкзжее поле съ новымъ своимъ стремяннымъ и большою свитою, состоящею изъ собакъ и слугъ низшаго разряда. Даже въ старости Палицынъ любиль охоту страстно, спанииль, когда только могь, углубляться въ непроходимые лѣса, жилище медвъдей, которые выли его главными врагами.

Что дълать Юрію, въ деревий, въ глуши? савдовать ли за отцомъ? Нътъ! онъ не находить удовольствія въ войн'в съ животными, онъ остался дома, бродить по комнатамъ, ищетъ разсканія, обрываетъ клочен распрашенныхъ обоевъ... чудныя занятія

для души и тала! По что-то мелькиуло заугломъ... женское платье; онь идеть въ ту сторону и вступаеть въ небольшую вомнату, освъщенную полуденнымъ солицемъ; ел воздухъ имъль въ себъ что-то особенное, роскошное; онъ, казалось, быль оживлень присутствіемъ юной, пламенной дівушки.

бто часто бываль въ комнать женщины, имъ зюбимой, тотъ върно пойметь меня... Онъ испыталь вліяніе этого очарованнаго воздуха, который породнился съ божествомъ его, который каждую ночь принимаеть въ себя дыханіе свіжей, дівственной грудиэтоть уголокъ; украшенный одной постелью, не промъналъ бы онъ за весь рай Магомета...

 А. это ты, Ольга!—сказаль, заскъявпись, молодой Палицынъ; вообразв, я думаль, что гонюсь за тынью-и какь обма-

— Васъ огорчаеть эта ошибна? О, если такъ, я могу васъ утъщить, стану съ вами говорить какъ такь, то есть очень мало... и потомъ...

— Ради Бога—не мало, любезная Ольга! я готовъ тебя слушать целый день; не можень вообразить, какая тоска завладъла мною; брожу везда, не съ камъ слова молвить... матунка хозяйничаеть. - ради неба, говори мив., брани мена., только не избъгай!

— Какъ скоро вы забыли московскихъ врасавиць! думайте объ нихъ, это васъ зай-

— Думать объ нихъ-и говорить съ тобою, Ольга? это нейдеть вивств.

- А что и могу сказать вамъ, степнал, простая дъвушка" что и видъла, что слышала? Я не хочу быть вашимъ лъкарствомъ отъ скуки: всякое лакарство, со всей своей пользой, очень непріятно.

— Ты не въ духъ сегодия! -- восилиннулъ Юрій, взявъ ее за руку и принудивъ състь;ты сердишься на мени, или на матушку... если тебя кто-инбудь обидель, снажи мив: клянусь честію, этому человіку худо будеть.

— Не надо мнъ вашей защиты, вашего мщенія... оставьте мою руку! Вы хотите забавляться-призовите другихъ, болъе покорныхъ чемъ и, болъе способныхъ настроивать свое сердце и лицо по вашему приказу... мит грустно, скучно... да сверхъ того

а не раба ваша .. итакъ...

— Ольга, послушай, если хочешь упрекать .. 0! прости мнъ; развъ мое поведение обнаружило такія мысли? разва з поступаль съ Ольгой, какъ съ рабой? Ты бъдна, сирота-но умна, прекрасна, - въ монхъ словахъ нъть лести; они идуть прямо отъ души; чуждыя лукавства, мон мысли отпрыты предъ тобою; ты себь же повредишь, если захочены убъгать моего разговора, мое-

го присутствія; тогда-то я тебя не оставлю въ поков... Сжалься . и здась одинъ среди получеловъковъ, и вдругъ въ пустынъ явился мнъ ангелъ и хочетъ, чтобъ я къ нему ве приближался, не смотрълъ на него, не внималь ему? Боже мой! въ минуту огненной жажды видишь передъ собою благотворную влагу, которая, приближаясь къ губамъ, засыхаетъ!.

— Прекрасны ваши слова, Юрій Борисовичъ, я не спорю, все это очень ново для меня.. со всъмъ тъмъ и проигу васъ оставить дівушку, несчастную съ самой колыбели, и потому ни мало не расположенную забавлять васъ . повърьте слову: гибель

вокругъ меня...

TEOHX'L!..

— Вы меня не поняли. , я кажусь вамъ странною теперь, быть можеть, но...

— Ты мила по-своему...

видомъ воскликнула Ольга.

 Не сердись! — возразилъ Юрій, улыбаясь, онъ склонился къ ней, потомъ взилъ въ руки ея длинную темную косу, упадавшую на л'ввое плечо, и прижаль ее къ губамъ своимъ; холодъ пробъжалъ по его членамъ, какъ отъ прикосновенія могучаго талисмана; онъ взглянуль на нее пристально, и на этогъ разъ удивительная решимость облагословляль свой плень и вериль, чю блистала въ его взорѣ; она не смутилась, но испугалась.

Перестаньте, — сказала Ольта съ важ-

ностью, - мнѣ надо быть одной

Напрасно онъ старался угадать въ глазахъ ен намфрение кокетки-помучить; ему не удалосы!

— Ты довольна будень мною, — сказаль онъ, медленно выходя изъ комнаты.

Такіе разговоры, занимательные только для вихъ, повторялись довольно часто, и содержание, и заключение почти всегда было одно и то же; и если бъ они читали эти разговоры въ какомъ-вибудь романъ XIX-го въка, то заснули бы отъ скуки, но въ блаженномъ XVIII-мъ и въ годъ, описываемый мною, каждая жизнь была романъ. Теперь жизнь молодыхъ людей болье мысль, чемъ жинствіе героевъ ніть, а наблюдателей черезчуръ много и они похожи на следострастнаго старика, который, вспоминая прежнія шалости и присутствуя на буйныхъ ппрахъ, хочетъ пробудить погаснувния силы; этотъ гальванизмъ кидаетъ величайшій стыдъ на человичество; оно приблизилось къ кончинъ своей, пускай... но зачъмъ прикрывать съдины дътскими гремушками? зачъмъ привскакивать на смертномъ одръ, чтобы упасть и скончаться на полу?

Но возвратимся къ нашей повъсти и по торопимен окончить главу.

Ольга стараніемъ утанть свою любов. еще болье ее обнаруживала; Юрій быль ощь тенъ, часто любилъ, чаще былъ любинь; выученъ привычкой, читалъ въ ся глазата больше, чемъ она осмеливалась чигать к собственной душь. Она думала о немь боялась думать о любви своей; ужась обыв. маль ея сердце, когда она осмъливалась вопрошать его, потому что прошедшее подущее тогда являлись встревоженному вображенію Ольги. Таковъ быль ужась Мар. бета, когда, готовый състь на королевски престоль, при шумныхъ звукахъ пира овъ увидаль на немъ окровавленную тыв Бар. — Сто разъ готовъ я погионуть у ногъ ко... но этоть ужасъ не уменьшиль его честолюбія, которое превратилось въ боль. ненный бредъ; то же самое случилось съ любовью Ольги.

Юрій не могь любить такъ нажно, кака — Что за похвалы! —съ насмъщливымъ она: онъ все перечувствовалъ, и предел новизны не украшала его страсти, - во въ внигъ судьбы его было наинсано, что волшебная пънь скусть до гроба его существованіе съ участью этой жевщины.

Когла онъ не быль съ нею вмаста, то скука и спокойстрів не оставляли его, во приближаясь къ ней, онъ вступаль въ очарованный кругь, гдѣ не узнаваль себя п никогда не любилъ сильнъе теперешняго, что до сихъ поръ не понималь опредълена красоты — Пожалките объ немъ.

#### JABA XII.

Таинственные отвъты Ольги, иногда ел притворная холодность все болье и болье воспламенизи Юрія: онъ приписываль таков поведение то гордости, то дукавству, но чаще, по педовърчивости, свойственной всемь почти любовникамъ, сомнъвался въ ед люсви .. Однажды, посла долгой душевной борьбы, онъ рашился вытребовать у вен полнаго признанія... или получить совершенный отказъ.

 Какое ребячество!—скажете вы; но въ томъ-то и предесть любви: она превращаеть насъ въ дътей, дарить золотые свы, вакъ игрушки, и разбить эти игрушки въ мвнуту досады доставляеть не мало удовольствін, особливо когда мы надъемся получить

Съ мрачнымъ лицомъ онъ взощелъ въ комнату Ольги, молча сълъ возлѣ нел 1 взяль ее за руку. Она не противилась, ве отвела глазъ отъ шитья своего, не покраснъла, не вздрогнула. Она все обдумала, все... и не нашла спасенія; она безропотво предалась своей участи, задернула будущее

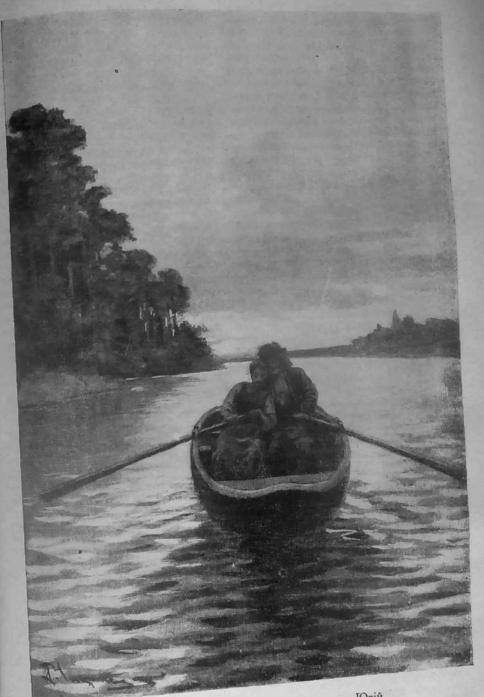

Будеть-ли конецъ нашей любви! - сказалъ Юрій.

ернымъ покрываломъ и рашилась любить... потому что не могла рашиться на другое. Ольга!— сказалъ Юрій неварнымъ го-

восома, — я люблю теба.

— Знаю, — отвѣчала она. — Знаю, знаю! только-то! и и больше отъ тебя не услышу!

что же вамъ больше!.. я слушаю...

10.19¥ ...

о, разумъется, этого слишкомъ много!

не достоинъ даже приблизиться къ тебъ,
бы долженъ былъ любоваться тобою, какъ
одиненъ и звъздами. Ты прекрасна! кто
порить; но развъ это даетъ право не имъть

— Я у Бога ни того, ни другого не просила... Если мое обращение вамъ не нравится, то оставъте меня; мы дурно сдълали, что узнали другъ друга, но все на свътъ мо-

деть поправиться.

— Какъ легко, сдълавъ человъка несчастнить, сказать ему: будь счастливъ! — Все на свътъ можетъ поправиться!. Ольга! слуший, въ послъдній разъ говорю тебъ: я люблю больше, чъмъ ты можешь вообразить; это оговъ... огонь... О, пойми меня... у меня нътъ любъ... я люблю тебя! если ты не понимачиь этого, то все остальное напрасно... отвъчай: чего чы отъ меня требуешь, какихъ мертвъ!

— Забыть меня! — воскликнула Ольга съ

удивительною твердостію.

— Иктъ, никогда!.. я совершу невозможное, чтобъ обладать тобою, — но забыть... иктъ власти...

Онъ замолчалъ, ходилъ взадъ и вцередъ но комнать, потомъ остановился у окна, заврывъ лицо руками. Такъ прошло ивсколько минуть. Наконець онъ обернулся и сказаль:- Я ощибался, признаюсь въ томъ птеровенно — я ошнбался... ахъ! Это была чанута, но райская минута, это быль сонъ, по сонъ божественный; о! теперь, теперь все прошле... уничтожаю навъки всъ ложныя надежды, уничтожаю однивь дуновеніемъ всь картины воображения моего; прочь отъ меня въра въ любовь и счастье... Ольга, прошай-ты меня обманывала-обманъ всегда обманъ; не все ли равно, глаза или языкъ? чего желала ты? не знаю... можеть быть... 0. возьми мое презрание себа въ насладство .. я умеръ для тебя ...

П онт сделаль шагь, чтобъ выйти, пидан ва нее взоръ свинцовый, отчанный взоръ, однаь изъ тёхъ, передъ которыми, кажетси, стъны должны бы были рушиться; горькое негодование цышало въ последнихъ словахъ юрія; она не могла вынести долее, вскочила в, рыдан, упала къ его ногамъ. Въ восторге подняль онъ ее, прижаль въ груди

словъ; противъ его сердна билось другос нъжное, молодое, любящее со вских усгрдіемъ первой любви. Они съли, смотръли въ глаза другь другу, не планали, не улыбались, не говорили; это былъ хаосъ всъхъчувствъ земныхъ и небесныхъ, вихорь, упоеніе неопредъленное, какое не всякій испыталъ и никто изъяснить не можетъ; неконченныя ръчи въ безпоридкъ отрывались отъило поэмы... Само по себъ незначущее, но одущевленное звукомъ голоса, невольнымътълодвиженіемъ—каждое слово было цълос блаженство.

— Я любимъ, любимъ, зюбимъ, — говорилъ Юрій; — я буду повторять это слово такъ громко, такъ часто, что ангелы услышатъ и позавидують...

- Пускай же ангелы-только не люда.

— Отчего же, мой авгель?

 Тогда, можеть быть, они теби отнимуть у бъдной Ольги.

Ты прекрасна! что за пустой страхъ!
 ты моя, моя...

Не раба! надъюсь!
Больше, сокровище!

— 0, мой милый... цълуй, цълуй мена... я не хочу быть сопровищемъ скупого... пускай миъ угрожають адекін муки... надобно же заплатить судьбъ... я счастлива! не правда ли?

- Ты счастлива? позволь инт обнить

тебя... кринче, кринче...

 Почему же нътъ! отдавъ тебъ душу, могу ли отказать въ чемъ-вибудь.

Эти волосы... прочь ихъ! вотъ такъ!
 чтобъ твои поцълун и мон слились въ одинъ.

— Боже, Боже... теперь умереть... о! зачъмъ не теперь!..

TAABA XIII.

 Другъ мой, Ольга! есть Богъ на небесахъ; есть на землъ счастье...

— Дай Богь тебь счастье, если ты вы-

ришь имъ обоимъ, — отвъчала она.

И рука ен играла густыми кудами безпечнаго юноши; ихъ лодка снользила дептом
ттно вдоль по ръкъ, оставляя бълый змъпстый слъдъ за собою между темными волнами; весла, будто крылья черной птицы,
махали по обънмъ сторонамъ нхъ лодки;
они оба сидъли рядомъ, и по веслу было
въ рукъ наждаго; студенан влага съ легкимъ шумомъ всилескивала, порою озаряясь
фосфорическимъ блескомъ, и потомъ устунала, составляя быстрые круги, которые постепенно исчезали въ темнотъ; на западъ
была еще красная черта, граница дня и чочи; зарница, какъ алмазъ, отдълялась на
синемъ сводъ, и свъжан роса ужъ падала

на опустълый берстъ Оки. Мирные плаватели, посреди усыпленной природы, не думая о будущемъ, шутили межъ собою: иногна Юрій какимъ-нибудь деиженіемъ заставляль колебаться лодку, чтобъ разсердить, испугать свою подругу; но она умъла отомстить за это неванное коварство, непримътно гребла въ противную сторону, такъ что всъ усилія дълались тщетны и челновъ останавливался, вертълся... Смъхъ, ласки, дътскія опасенія, все такъ отзывалось чистотой души, что если бъ демовъ захотълъ искущать ихъ, то не выбраль бы эту минуту. Ольга не считала свою любовь преступленіемъ, она знала, хога всячески старалась усынить эту мысль, знала, что близокъ ужасный кровавый день... и небо должно было заплатить ей за будущее - въ настоящемъ; она имъла сильную душу, которая не заботилась о неизбъжномъ, и по крайней мъръ хотъла жить-пока жизнь сратла. Какъ она благодарила судьбу за то, что брать ся быль далеко; одинъ взоръ этого непонятнаго, грознаго существа оледениль бы все ен блаженство; гдѣ взяль онъ эту власть?

 — Будетъ ли конецъ нашей любви! сказалъ Юрій, переставъ грести и положивъ къ ней на плечо голову: - нътъ, о, нътъ!-она продолжится въ въчность, она переживеть нашу земную жизнь, и если бъ наши души не были безсмертны, то она едблала бы ихъ безсмертными. Клянусь тебф, ты одна замъниць мнъ вст другія восноминанія-цай руку... эта милая рука: она такъ обла, что свътить въ темнотъ. Смотри, береги же мой перстень, Ольга! ты не слушаень, не вършиь моимъ клятвамъ?

Емъсто отвъта она запъла въ полголоса следующую песию:

> Воеть ватеръ, Свътить мъсяць: Давушка плачеть-Милый въ чужбину скачеть; Ни дева, ни ветерь Не замольпуть: Масяцъ погаснетъ, Милий изменить!

— Прочь эту пъсню! — воскликнулъ Юрій: — кто тебя ей выучиль?

- Никто, сама.

— Не върю. Развъты вомнъ сомнъваешься? Нътъ; однако ты слишкомъ объщаешь—

мы скоро разстанемся... а тамъ... тамъ... - 0, если только это пугаеть тебя, то знай, я скоро не потду... я пробуду здъсь

еще три мъсяна... — Три мъсяца! Боже! — Она содрогнулась

и сердце облилось холодомъ.

 — А потомъ, — сказалъ Юрій, старансь ее утъщить и не понимал значенія этого: Боже!-потомъ съйзжу въ полкъ, возьму отставку и возвращусь опять въ теб тогда ты будень мосю сопреви всемь них тожнымъ предразсудкамъ... если даже иов отенъ захочеть разлучить насъ, если... () нать!.. онь даль мий жизнь, а ты меня даришь милліономъ жизней въ каждой ульбы.

— Три мъсяна, три мъсяна и нъсколько дней, повторяла, не слушая, Ольга. Ев ум. остановился на этой пагубной неизмінной мысли.

Они причалили въ берегу; ужъ было очень темно; деревенская церковь съ своей ствав. ной колокольней рисовалась на полусилломъ небосклонъ запада, подобно тъви велькана, и поперембнио озаряемыя окна дова одни были видвы сквозь радкій ветельных

Они шли подъ руку, молча, вдоль по узкой тронинк', и, поравнявшись съ разрушевной баней, вдругь услышали грубые голоса.

— Посмотримъ, что такое? — шениуль Юрій. Она машинально остановилась,

Да скоро ли? — спросиль первый голось. — На дняхъ; ужъ въ округъ начинается кутерьма; да будеть ли у васъ готово?сказалъ другой.

— Все будеть... ужъ это наше дъло... одни только не смѣемъ, и до вашего прихода будемъ молчать... воля твоя...

— Ну, пожалуй...

 Да правда ли, что будуть соль и хлъбъ. давать даромъ?

— Не въдаю, только будеть больно хорошо... а вино будеть даромъ, изъ барскихъ погребовъ...

Туть насколько словъ Юрій не разслы-

— Да, Вадимъ былъ у насъ, — сказалъ первый голосъ.

При этомъ имени Ольга съ необывновенной силой увлекла за собою Палиныва.

— Куда ты? — сказалъ онъ съ удивленемъ, - что съ тобою?

 Скоръй, скоръй! больше она не могла выговорить.

- Это должно быть воры!-подумаль Юрій, и пересталь дивиться ея испуту

Пришедни домой, Ольга удалилась немедленно въ свою комнату и заперлась-

Наталья Сергъевна встрътила сына и съ улыбкой намекнула о его ночной прогулкь Что за радость этой доброй женщинт? Теперь мужъ ен върно не ръшится погръщить противъ сына и жены въ одно время. Впрочемъ, думала она, - молодымъ людямъ простительно шалить, а какъ съдому старшку такимъ вещамъ придти въ голову-знаетъ Царь небесный!

— Мы поъдемъ завтра въ повастырь, Юрьюшка, - сказала она вошедшему сыну.

Борисъ Петровичь еще долго пропорскаеть... Буда я рада, что ты не въ него!...

и точно. Предпочитая своей Натальт Сертевнъ медеъдей и собакъ, почтенный помащикъ не слишкомъ льстилъ ел самолюбію, хотя у женщинъ ХУШ-го столътія оно не было такъ взыскательно, какъ у нашихъ столичныхъ красавицъ.

Но въкъ иной-иные правы!

L'JABA XIV.

Въ 8-ии верстахъ отъ деревни Палипына т глубокаго оврага, размытаго дождами, огруженная лъсомъ, была деревушка бъдная я инрная, построенная на холмъ, она господствовала. такъ сказать, надъ окрестностями; ея стрый дыкъ былъ виденъ издалека, и содние утра золотило ел соломенныя крыши прежде нежели верхи многих в липъ и дубовъ. Здъсь отдыхалъ въ полдень Борисъ. Петровичъ съ толною собавъ, лошадей в езугъ. Травля была неудачная: двъ лисы тшли отъ борзыхъ, и одинъ волкъ отбился; въ торокахъ у стремяннаго висьло только два зайна... и три гончія собаки еще не возвращались изъ л'ксу на звукъ роговъ, и протяжный принъ ловчаго, который, лишивъ себя объда изъ усердія, трусиль по острованъ съ тщетными надеждами. Борисъ Петровичь съ горя побиль двухъ охотниковъ, вышть полграфина водки и легъ спать въ изот: на пворт все было живо и безпокойно; собави, раздъленныя по сворамъ, лакали въ даненыхъ корытахъ; лошади валялись на соломь, и бъдные всаданки поминутно находились принужденными оставлять котель съ кашей, чтобъ нагайнами поднимать ихъ. день быль ясень и свъжь, съверный вътеръ гналъ отрывистыя тучки по голубымъ сводамъ неба, и вершины лъсовъ шумъли подобно водопаду, качаясь взадъ и впередъ. Между тымъ слуги, расположась подъ на-

въсомъ, шопотомъ сообщали другъ другу разныя извъстія е самозванць, о близкихъ бунтахъ, о казни многихъ дворянъ-и тайно или явно почти каждый радовался... Это были люди, привыкшіе жить въ поль, гоняться за звърьми и неспособные къ мирнымь чувствамь, къ сожальнію и большой приверженности; вино, буйство, охога-ихъ епинственныя занятія—не могли внушить имъ много набожныхъ мыслей; и если между ними и былъ одинъ върный, честный слуга, то изъ осторожности молчалъ или удалялся. Однажды дошли какъ-то эти слухи до Бориса Петровича.—Вздоръ, сказалъ онъ, — какъ это можеть быть?—Такая безпечность потубила многихъ нашихъ прадъдовъ; они не могли вообразить, что народь осмелится требовать ихъ крови: такъ они правыкли ка русскому послушанію и върности.

— Ты помнишь, недавно, какъ баринъ тебя посылаль на три дня въ городъ, здась намъ разсказывали, что какой-то удаленъ, котораго казаки величаютъ Красной Шапкой, все ставить вверхъ пномъ, что онъ кумъ сатанъ и сватъ дъяволу, ха, ха, ха!-Что будто самъ батюшка хотъль съ нимъ посовътоваться... видно хвать!-Такъ говориль Вадиму старый ловчій, по прозванью Атуевъ, закручивая длинные рыжіе усы.

— Я его знаю, — отвъчалъ Вадимъ съ улыбкой, — и вы его скоро увидите! —Въ этихъ словахъ было столько увъренности, столько убъдительной твердости, что поневоль старый ловчій вздрогнуль. - Ты чорть или Гуммель, -сказалъ Фильдъ, когда въ первый разъ услыхалъ втого славнаго артиста. Атуевъ не сказалъ, во подумаль почти

 Когда?!—воскликнули многіе, и между тьмъ глаза ихъ недовърчиво устремлены были на горбача, который, съ минуту помодчавъ, всталъ, осъдляль свою лошадь, надълъ рогъ-и вытхаль со двора.

Удивленная толна смотръла ему вслъдъ н по частему топоту она догадалась, что

Вадимъ пустился вскачь. Куда? зачъмъ?-О, если бъ разсказывать

вст ихъ митнія, то мит быль бы нужень галантъ Вальтеръ-Скотта и терпъніе его читателей!

Густымъ лъсомъ ъхалъ Вадимъ; направо и налъво разетилались кусты оръховые и кленовые, межъ ними возвышались иногда высокіе полусухіе дубы съ зитистыми сучьями, странные, темные-и въ отдалени синъли холмы, усыпанные сверху до пизу лъсомъ, пересъкаемые оврагами, гдъ покрыизнагае йолда йонинамдо столод жиохом выт манили неосторожнаго путника. Вадимъ **Бхаль** скоро — и глубокая, единственная дума, подобно воршуну Прометел, пробуждала и терзала его сердце. Вдругь звучная, вольная пъсня привлекла его вниманіс; онъ остановился, прислушался... итсеня была дика и годилась для шума листьевь и вътра пустыни. Воть она:

Моя мать розная-Кручинушка влан; Мой отень родной Назывался сульоов; Мон братья, хоть люди, Не хотять къ этой груди Прижаться. Имъ стылно со мною, Съ бъднимъ сиротою, Обпяться Но мит Богомъ дана Молодав жева-Вольность волюшка, Воля милая, Несравнения, Ненамениал.

Съ ней вашлись-другіе у мена Мать, отець и семья. А мол мать-степь широкан, А мой отецъ-небо двлекое, А братья мон-въ лесахъ Береви да сосны. Скачу ли л на «конт, Степь отвічаеть мин; Брожу за поздней порой,-Небо свътить луной; Мон братья въ жаркій день, Призывая подъ тінь, Машуть излали рукани, Кивають мив головами; А вольность мит гитадо свила, Какъ міръ необъятное!

Такъ пълъ казакъ, шагомъ вывзжая на гор; по узкой дорогъ, беззаботно бросивъ повода и сложа руки; конь привычный не требоваль понужденія, и молодой казакъ на свободъ предавался мечтамъ своимъ; его голосъ быль чисть и полонъ, его сердце кавалось такимъ же.

Не изсия, но видъ казака сильно подъйствоваль на Вадима; онъ удариль себя въ добъ рукой, какъ обыкновенно дълають, когда является неожиданная мысль.

 Стой!—сказаль онъ, устремивъ мрачный взоръ на подътхавшаго казака. Не знаю, что больше подъйствовало на послъдняго, голосъ или взоръ, но казакъ остановился и хотълъ ухватиться за саблю.-Не нужно, — продолжалъ Вадимъ, — поважай, скажи Бѣлбородкѣ, что послѣ завтра и его жду къ себъ въ гости; нынъшнюю весну Палицынъ поставилъ на дворъ новыя ка чели... къ двумъ веревкамъ не долго прибавить и третью... Итакъ, послъ-завтра. Скажи, что Красная Шапка ему кланяется. Ступай!

При имени Красной Шапки, казакъ почтительно събхалъ съ дороги и далъ мъсто Вадиму, который гордо и вмаста ласково кивнуль головой, удариль нагайкой лошадь... и ускакалъ.

Надобно имъть слишкомъ великую или слишкомъ ничтожную, мелкую душу, чтобъ такъ играть жизнью и смертью... Однима словомъ Вадимъ убилъ семейство! И что же онъ такое? вчера нищій, сегодня рабъ, а завтра бунтовщикъ, незамътный въ пьяной, окровавленной толит! Не самъ ли онъ создаль свое могущество! Какая слава, если бъ онъ избралъ другое поприще, если бъ то, что сдълаль для своей личной мести, если бъ это теривніе, геройское теривніе, эту скорость мысли, эту ранительность обратилъ въ пользу какого-нибудь народа, угнетеннаго чуждымъ завоевателемъ... Какая слава, если бъ, напримъръ, онъ родился въ Греціи, когда турки угнетали потомковъ Леонида.. а теперь? имъя въ виду одну иты — смерть трехъ человъкъ, изъ конхъ

одинъ только виновенъ, теперь онъ со всем своимъ геніемъ долженъ потонуть въ пр. чинъ неизвъстности... ужели онъ родилея только для ихъ казви! Разобравъ эти мыслу онъ такъ малъ сдълался въ собственных глазахъ, что готовъ былъ бы въ одинъ инс. **УНИЧТОЖИТЬ** ПЛОДЫ МНОГИХЪ ЛЪГЪ, и презръніе къ самому себъ, горькое презръне обрялосъ какъ змѣя вокругъ его сердца и вокругъ вселенной, потому что для Взинка все заключалось въ его серпик.

Теряясь въ такихъ мысляхъ, онъ соилея съ дороги и [былъ ли то случай?] нения. мътно подъбхаль въ тому самому монастирю, гдв въ первый разъ, прикрытый вишенскимъ рубищемъ, пламенный обожатель собственной страсти, онъ предложиль свет услуги Борису Петровичу... О, тоть вечень неизгладимо остался въ его памяти, со ветми своими красками земными и небесными какъ пестрый мотылекъ, утонувшій въ питаръ. И теперь опять онъ здісь, теперь когда, видя близкій конецъ своего ужаснаго предпріятія, онъ едва можеть перенесть тигость одной насмъшви самолюбія-спращиваю, случай ли привель его сюда?

Звонили ко всенощной, и протяжный, дрежащій вой колокола раздавался въ окрестности; солице было низко, и одна половина станы прио озарялась розовымъ блескомъ заката; народъ изъ сосъднихъ деревень, въ нарядныхъ одеждахъ, толинлен у святыхъ врать, и Вадимъ издали узналь дления дроги Палицына, покрытыя узорчатынь ковромъ: - кто же здѣсь? върно Наталья Сергъсена. Онъ привизалъ свою лошадь къ толстой берез'в и пошель въ монастырь; сердце его билось болъзненнымъ ожиданемъ, но скоро перестало: одинъ любопытных взглядь толны, одно насмъщливое словои человъкъ дълается снова демонъ!

Тихо Вадимъ приближался пъ церкви, сквозь длинныя окна сілли многочисленныя свъчи, и на тусклыхъ степлахъ мелькали колеблющіяся тани богомольцевъ, но на дворьмонастырскомъ все было тихо; въ тык, окруженные высокою полынью и рябиесвыми кустами, бълъли паматники усопшихъ, съ надинеями и престами; свъжая роса упадала на нихъ, и вечернія мошки жужжаля кругомъ; у колодца стоилъ павлинъ, распустивъ радужный хвость, неподвижень какъ новый памятникъ. Не знаю, съ какою приго, но эта плина находится подти во всьхъ монастыряхъ.

По объимъ сторонамъ крыльца церковнаго сидъли нищіе-прежніе его товарищи, они его не узнали или не смъли узнать... но Вадимъ почувствовалъ неизъяснимое сострадавіе къ этимъ существамъ, которыя подобно червямъ ползають у ногъ богатства. которыя безъ родныхъ и отечества, кажется. создавы только для того, чтобы упражнять вь чувствительности проходящихъ!.. Но дюли ко всему привыкають, и если подумаешь, то ужаснешься: какъ знать? можетъ быть и чувства святьйшін-одна привычка. и если бъ зло было такъже рідко, какъ добро и последнее наоборогь, то наши преступленія считались бы величайшими по- онъ обернулся и съ досады такъ сильно пвигами добродътели человъческой?!

Вадимъ, сказалъ и, почувствовалъ состратаніе въ нищимъ и остановился, чтобы дать имъ что-нибудь; вынувъ насколько грошей онь каждому бросаль по одному-они благозарили на расићвъ давно затверженными словами и даже не поднявъ глазъ, чтобы раземотръть подателя милостыни... Это равнодущие напоменью Вадиму, гдъ онъ и съ памъ; онъ хоталь идти далае, но костистал рука вдругъ остановила его за илечо.-Постой, постой, кормилецъ!-проиншалъ хриплый женскій голосъ сзади его. И рука нащении все пръцче сжимала свою добычу; онъ обернулся, и отвратительное зръдище представилось его глазамъ: старушка, визенькая, сухая, съ большимъ брюхомъ, такъ спазать повисла на немъ; ен засученные рукава обнажали двъ руки похожія на грабли, и полусиній сарафанъ, составленный изъ тысячи гадкихъ дохмотьевъ, висъль приво и косо на этомъ подвижномъ свелеть. Выражение ед лица поражало умъ какою-то неизъяснимою визостью, какою-тогнилостью, евойственной мертвецамъ, долго стоявшимъ на воздухъ; вздернутый носъ, огромный роть, изъ котораго вырывался голось резкій и странный, еще ничего не значили въ сравнении съ глазами инщенки; вообразите два сърые кружка, прыгающіе въ узкихъ щеляхъ, обведенныхъ красными каймами: ви ръсницъ, ви бровей, и при всемъ этомъ взглядъ, тяготъющій на поверхности души, производящій во всехъ чувствахъ бользненное состояние! Вадимъ не былъ суевъръ,но волосы у него встали дыбомъ: онъ въ одинъ мигъ прочелъ въ ея чертахъ цълую повъсть разврата и преступленій, но не встратиль ничего похожаго на раскалніе; не мудрено, если овъ отгадалъ правду: есть существа, которыя на высшей степени несчастія такъ умілоть обрубить, обточить евою бъдственную душу, что она тернеть всъ способности, кромъ первой и последней:

— Ты позабыль меня, дорогой, позабыль дай копеечку-не для Бога, для чорта... дай копеечку... али позабыль меня? Не гордись, что ты холовъ барскій... чай, недавно валядся вивств.

Вадамь вырвался изъ ея рукъ.

— Проклатъ! проклатъ! проклатъ! - кричала въ бъщенствъ старуха: - чтобы тебъ, сгинть живому, чтобы черти твой языкъ подточили, чтобъ вороны глаза кроклевали, чтобъ тебѣ ходить — спотываться, пать захлебнуться; горбатый, уродь, холопъ... проклять, проклять!.

И снова она уцъпилась за полу Бадима; толкнулъ ее въ грудь, что она упала на взинчь на каменнее прыльцо; голова ся стук нула, вакъ что-то пустое, и ноги протину лись; она ни слова не сказала больше, по крайней мъръ Вадимъ не слыхвать, потому что онъ посившно вошель въ церковь, гда толна слушала съ благоговънемъ всеноцную. Эти самые люди готовидись проливать кровь завтра; имиче они, крестись и кланиясь въ землю, поталинвали другь друга, если замъчали возяв себя дворанива, и готовы были растерать его на мъсть, но еще не смъли: еще ни одинъ казакъ не привозиль провавыхъ приказаній въ окружный

деревин. Вадимъ продрадся скаозь толну до самаго клироса и, ставъ на амвонъ, окинулъ взоромъ всю перковь. Прамой, высокій, вызолоченный иконосызсь быль уставлень образами въ пять радовъ, и огромныя паникадела, висящій среди церкви, бросали сквозь дымъ ладона таинственные лучи на блестищую резьбу и усыпанные жемчугомъ оклады; задная часть храма была въ глубокой гемнотъ; одна ламизда, какъ запоздалал звъзда, не могла разсъять вокругь тяготъющія тіни; у стіны едва можно было различить блёдное лицо стараго схимника, лице, которое вы приняли бы за восковое, если бъ голова порою не наклонялась, и не шевелились губы; черная мантія и клобукъ увеличивали его батаность, и руки, сложенныя на груди престомъ, подобизись тъмъ. двумъ костямъ, которыя обыкновенно рисуются подъ адамовой головой.

Поближе, между столбами и противъ царскихъ дверей, пестръза толна. Передъ Всдвиомъ было волнующееся море головъ, и онъ съ возвышения свободно могъ разсма тривать каждую. Тутъ мелькали уроданвыя лица, какъ странныя витайскія тван, котсрыя поражали сліяніемъ скотскаго съ чело въческимъ, уродливыя черты, которыхъ отвратительность опредълять невозможно было, но при взглядь на нихъ рождались горькія мысля, тугь являлись старыя головы, нечерченныя морщинами, красныя, хранящи столько смъщанных следовъ страстей ункантельныхъ и благородныхъ, что сообразяльихъ было бы трудаве рымь исчисанть, в

между ними кое-где сіялъ молодой взоръ, и показывались щеки полныя, раскрашенныя здоровьемъ, какт цевты между серыми камнями.

Имъл эту картину предъ глазами, вы безъ труда могли бы разобрать каждую часть ел, но цълое произвело бы на васъ впечатлънее смутное, неизъяснимое; и послъ, вспо миная, вы не сумъли бы ясно представить себъ ни одного изъ тъхъ образовъ, которые поразили ваше воображене, подали вамъ какую-нибудь новую мысль и, оставивъ ее, сами потонули въ туманъ.

Вадимъ для равстянія старался угадывать внутреннее состояніе каждаго богомольца по его наружности, но ему не удалось; онъ потерялъ принятый порядокъ, и скоро все слилось передъ его глазами въ пестрое собраніе лохмотьевъ, въ кучу носовъ, глазъ, бородъ, и озаренные общимъ свътомъ, они, казалось, принадлежали одному живому, въчно движущемуся существу; однимъ словомъ, это была—толиа: нъчто емъщное и вмъстъ жалкое!

Бродящій взглядь Вадима искать гдф-нибудь остановиться, но картина была слишкомъ разнообразна, и къ тому же вей мысли его, сосредоточенныя на одинъ предметь, не отражали впечатлівній вибшнихь; одно мучительно-сладкое чувство ненависти, достигнувъ высшей своей степени, загородило весь міръ, и душа поневолів смотрівла сквозь этотъ черный занавість.

Направо, между царскими и боковыми дверьми быль нерукотворенный образъ Спасителя, удивительной величины; позолоченный окладъ, искусно выдѣланный, сіяль какъ жаръ, и множество свѣчей, разставленныхъ на висячемъ паникадилъ, кидали красноватые лучи на возвышающіяся части мельой рѣзьбы или на круглыя складки одежды; передъ самымъ образомъ стояла желѣзная кружка—это была милость у ногъ Спасителя—и надъ ней внизу образа было написано крупными выпуклыми буквами: прімоште ко Мит еси труждающіеся, и Азъ успокою вы.

Многіе приближались къ образу и, приложившись посл'є земного поклона, кидали въ кружку м'єдныя деньги, которыя, упадав, отдавали глухой звукъ.

Госножа и крестьянка съ груднымъ младенцемъ на рукахъ подошли вмъстъ, но первая съ надменнымъ видомъ отголкнула послъднюю, и ушибленный ребенокъ громко закричалъ. Не мудрено, что завтра, — подумалъ Вадимъ, — эта богатая женщина будетъ издыхать на вистлицъ, тогда какъ бъдная, хлоная въ ладоши, станетъ указывать на нее дътямъ своимъ-и, отвернувшись, овъ хотълъ идти прочь.

Но третья женщина приблизилась въ свя. той иконь – и онъ зналъ эту женщину.

Ел кровь—была его кровь, ел жизнь была ему въ тысячу разъ дороже собственной жизни, но ел счастье—не было его счастьемъ, иотому что она любила другого, прекраснаго юношу; а онъ, безобразный, хромой, горбатый, не умълъ заслужить даже братской нѣжности, онъ, который любиль ее одну въ цъломъ Божьемъ мірѣ, ее одну, который за первое непритворное искреннее люблю, съ восторгомъ бросиль бы къ ел ногамъ все, что имѣлъ, свое сокровище, свой кумиръ—свою ненависть! Теперь было ноздно.

Онъ зналъ, твердо былъ увъренъ, что еа сердце отдано... и навъки. Итакъ, она для него погибла... и со всъмъ тъмъ, чъмъ болъе страдалъ, тъмъ меньше могъ разстаться съ своей любовью, потому что эта любовь была послъдняя божественная часть его души и угасивъ ее, онъ не могъ бы остаться человъюмъ.

Не замътивъ брата, Ольга тихо стала передъ образомъ, блёдна и прекрасна; она была одъта въ черную бархатную шубейку, какъ въ тотъ роконой вечеръ, когда Вадимъ ей открылъ свою тайну; большіе глаза ей были устремлены на ликъ Спасителя; это была ей единственнай молитва, и, если бъ Богъ былъ человёкъ, то подобные глаза никогда не молились бы напрасно.

Перекрестись, она приложилась; яркая риза на минуту потускитьла отъ дъвственнаго дыханія, и когда Ольга вторично подняла взоръ, то въ немъ замѣтна была перемѣна, довольно странная; удивительный блескъ замѣнилъ прежнюю томность: это были слезы... одна изъ нихъ не удержалась на густой рѣснипѣ, блеенула, какъ алмазъ, и упала.

Конечно, новая надежда бытъснила изъ ея сердна эти слезы. Ольга обернулась, чтобъ удалиться... и передъ ней стояль Вадимъ. Его огненный ваглядъ въ одну иннуту высушилъ слезы; каждая жила ея сердна вздрогнула, дыханіе остановилось.

Торе, горе ему! она пришла сюда съ върою въ душъ, а возвратилась съ отчаниемъ [все это время дъячекъ читалъ козлинымъ голосомъ посланіе апостола Павла, и кругомъ, ничего не замътивъ, толна зъвала въ нъмомъ бездъйствіи... что такое двъ страсти въ пъломъ моръ равнодушія!]

Съ горькой, горькой улыбкой Вадимъ вторично прочелъ подъ образомъ Спасителя извъстный стихъ: придите ко Мить вси труждающиеся, и Азгуспокою вы Что дъ-

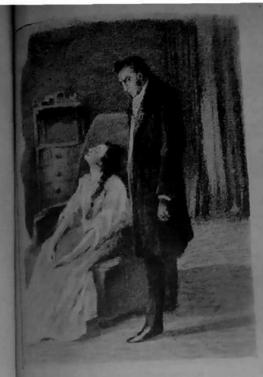

**Тыскарадъ.** Да, ты умрешь — и я останусь туть одинъ. одинъ...



Гороачь-вадинь. Я-твой браты-повториль онь стращнымъ голосомъ-



Горбацъ-Вадимъ. Ольга! Ты не слущаень, не въришь монмъ клятвамъ?



Горба чъ подажъ. Вокругъ преаго огна кричали инице.

дать! онъ върнять из Бога—но также и въ гдв еще блистали свъчи и раздивалось но

И выходя изъ храма, онь еще разъ взглинуль на сестру; возлё нея стояль Юрій. пебрежно чертя на пескъ разные узоры своей шнагой, и она, прислонясь къ стъив, не сводила съ него очей, исполненныхъ неизъяснимой муки... можно было подумать. что черезь минуту ей суждено съ нимъ разстаться навсегда. Но развъ нъсколько вией не короче минуты, когда смерть зоветь и любовь потеряла надежду?...

\_ Итакъ, она точно его любить, пенталь Вадимъ, неподвижно остановясь въ тверяхъ. Одна его рука была за пазухой. и ногти его по какому-то судорожному движенію такъ глубоко врізались въ тіло, что когда онъ вынуль руку, то пальны были въ крови... Онъ, какъ безумный, посмотрълъ на нихъ, молча стряхнуль кровавыя капли на землю и вышель.

На крыльив шумвла куча внинхъ и богомольцевь; они составляли кружокь, и посведи нихъ на холодиыхъ каменныхъ плитахъ лежала протяувинсь мертвая старуха.

— Какой-то проходящій толкнуль ее; мы думали, что онъ шутить... она упала, да и окачурилась, чорть ее зналь! вольно жь было не закричать!-такъ говориль одинь нищій; другів повторяли его слова съ шумомъ, оправдываясь въ томъ, что не подали ей помощь, и плачевнымъ голосомъ защищали свою невинность.

Вадимъ слышаль, но не вспомииль, что онъ толкнуль старуху.

- Итакъ, она его любить!-бормоталъ онъ сквозь зубы, садясь на нетерпъливаго всёхъ кричали и коверкались нище. Итъ коня. -- Итакъ, она его любить!

Вадимъ имълъ несчастную душу, надъ которой иногда единая мысль могла пріобръсти неограниченную власть. Онъ долженъ бы быль родиться всемогущимь, или вовсе не родиться.

## ГЛАВА XV. .

Между тымъ передъ врагами монастырскими собиралась буйная толиа народа; коегдв показывались казацкія шапки, блистали конья и ружья; часто оть общаго ронота отделялись грозныя речи, дышащія мятежомь и убійствомь; часто раздавались отрывистыя пъсни и пьяный хохоть, которые не предвъщаля ничего добраго, потому что веселость толны въ такую минуту-поцелуй Туды. Что-то ужасное созрѣвало подъ этой веселостью, подстрекаемое своеволіемъ, возбужденною новыми пришельцами, уже привыкиними къ кровавымъ арфанцамъ и грабежу свободному...

И все это происходило въ виду перкви.

литвенное панје.

Скоро и въ церкви пробъщаль аловъщій шопоть; понемногу мужнен столи изъ нея выбираться, один оть негерпанія, другіе изъ любонытетва, а иные-такъ, потому что сосъдъ сказаль: пойдемъ, потому что... какъ не посмотрать, что тамь далаетоя?

Народь, столинешися передь монастыремъ, быль наъ ближней деревни, лежащей подъ горой; безпрестанно приходили новые помощники, безпреставно частые воогласы елипались болье и болье въ одинъ общій гуль, въ одинь продолжительный, величественный ревъ, подобный безпрерывному грому въ душную лътнюю ночь... Картива была ужасная, отвратительная, но взорт. хладновровнаго наблюдателя могь бы евпасытиться внолив; тугь онь понять бы, что такое народь: камень, внежній на полугорф, который можеть быть сцаннуть усиліемъ ребенка, но, не смотря на го, севрушаеть все, что ни встратить вы своемь безотчетномъ стремленін... Туть онъ увидаль бы, какъ мелкія самолюбивыя страсти получають высь и силу отгого, что становител общими: какъ народъ первыественный и печувствующій себя хочеть увіриться вы встин'й своей минутной, поддельной власти. угрожая всему, что прежде онь уважаль вли чего боллоя подобно ребенку, который говорить неблагопристойности, желая доказаль этимъ, что онъ взрослый мужчина!

Вокругъ яркаго огня, разведеннаго пряме противъ вороть монастыровихъ, больше радость была изступленіе; озаренные грепетнымъ, багровымъ отблескомъ огня, они составляли первый планъ картины; за инми все было мрачиве и неопредвлениве; люди двигались, какъ разкія грубыя танн; казалось, неизвестный живописець назначина этимъ ницимъ, этимъ отвратительнымъ лохмотьямъ приличное мъсто; казалось, онь выставиль ихъ на севть, вакъ гланую мысль, главную черту характера своей нартины...

Они были душа этого огромнаго твла. потому что нищега-душа порока и преступленій; теперь пасталь чась пув горжества; теперь они могли въ свою очередь насмъяться надъ богатствомъ; теперь они превратили свои зохмотья въ царскія одежды и кровью смывали съ нихъ пятна грязи; это быль пурпурь из своемь рода; тамь мензе они надъяжием повелъвать, тъмъ ужасиве было ихъ царствованіе: надобно же вознаградить праую жизнь страданій хотя одной менутой торжества, нанести хотя одинъ

637

ударъ тому, чье наждое слово было - обида, -

оданъ-но смертельный.

Когда служба въ монастыръ отошла, и пріазжіе богомольцы, толкаясь, кучею повалили на крыльцо, то шумъ на время замолкъ, и потомъ вдругъ пробъжать зловещій ропоть по толи в мятежной, какъ ропоть листьевъ, пробужденныхъ внезапнымъ вихремъ, и неизвъстная рука, неизвъстный голосъ подаль знакъ не условный, но понятный всемъ, но для всёхъ повелительный; это быль бёдный ребеновъ одиннадцати лать не болье, который, заграждая путь какой-то телстей барынъ, получилъ отъ нел ударъ въ затыловъ и, громко заплакавъ, упалъ на землю... Этого было довольно: толна зашевелилась, зажужжала, двинулась, какъ будто она до сихъ поръ ожидала только эту причину, этотъ незначущій предлогъ, ттобы наложить руки на свои жертвы, чтобъ совершенно обнаружить свою ненависть. Народъ, еще неопытный въ такихъ волненияхъ, похожъ на актера, который, являясь впервые на сцену, такъ смущенъ новостью своего положенія. что забываетъ начало роли, какъ бы твердо ее на зналъ онъ; надобно непреманно, чтобъ суфлеръ, этогъ услужливый Протей, подсказалъ ему первое слово, и тогда можно надъяться, что онъ не запнется на дорогъ

Между тымъ Юрій и Ольга, которые вышли жаз монастыря нъсколько прежде Натальи Сергъевны, не захотъвъ ел дожидаться у энипажа и желая воспользоваться душистой прокладой вечера, шли рука объ руку по пыльной дорогь; чувствуя теплоту девственнаго тела такъ близко отъ своего сердца, внимая шороху платья, Юрій невольно забылся: онь обвиль круглый станъ Ольги одною рукою, а другой отодвинуль бельшой бумажный цлатокъ, покрывавшій ся голову и плечи, напечатлълъ жаркій поцьлуй на ея вруглой шећ; она запылала, крћиче прижалась въ нему и ускорила шаги, не говори ни слова. Въ это время они находились на нерекрестив двухъ дорогъ, возла большой засохией оть старости ветлы, коей черные сучья разко рисовались на полусватломъ небосклонъ, еще хранящемъ послъдній отблескъ запада

Вдругь Ольга остановилась; странные звуки, подобные крикамъ отчаянія и воплю бъшенства, поразили слухъ ея: они постепенно возрастали.

 Что-то ужасное происходить у монасты ря, — восиликнула Ольга; — моя душа предчувствуеть... О, Юрій! Юрій! если бъ ты зналъ, мы гибнемъ... Ты замътилъ ли зловъщій шоноть народа при выходъ наъ цервви, и заметиль ли эти дикія лица пищихъ,

дурной знакъ: святые илачуть, когда демо-

Юрій, мрачный, въ нерѣшимости, бъжать ли ему на помощь къ матери или остаться здъсь, стоялъ, вперивъ глаза на монастырь. коего инжнія части были ирко освъщень огнами. Вдругъ глаза его сверинули, онъ кинулся къ дереву, въ одну минуту вскарабкался до половины и вскоръ съ помощью толстыхъ сучьевъ взобрался почти на самый

— Что видишь ты?—спросила трепетная Ольга.

Онъ не отвъчалъ. Была минута, въ которую онъ такъ сильно вздрогнулъ, что Ольга векрикнула, думая, что онъ сорвется, но рука Юрія какъ бы машинально впилась въ зезчувственное дерево. Наконецъ онъ слъзъ. молча сълъ на траву близъ дороги и запрыль лицо руками. — что видьль ты? -говорила девушка, — отчего твои руки такъ холодны, и лицо такъ влажно?-Эго роса,отвічаль Юрій, отпрая холодный поть сь чела и вставал съ земли.

— Все кончено... напрасно .. я безсилень противъ этой толиы... она погибла... о, Провидание! - что мна далать, что мна далать? отвъчай мнъ, Творецъ всемогущій! — воскликнулъ онъ, ломая руки и скрежеща зубами.

Ночь дълалась темнъе и темнъе, и Ольга, ухватись за своего друга, съ ужасомъ видала взоры на дальній монастырь, внимая гулу и воплямъ, разносимымъ по полю вознастающимъ вътромъ; вдругъ шумъ колесъ и топоть лошадиный послышались по дорогъ; они постепенно приближались, и вспоръ подъехаль въ нашимъ странниканъ муживъ въ пустой телъгъ; онъ ъхалъ рысью, правиль стоя и пълъ какую-то нескладную пъсню. Поровнявшись съ Юріемъ, онъ пріостановиль свою буланую лошадь. — Что, бояринъ? — сказалъ онъ, насмфиливо поглаживая рыжую бороду, — аль тамъ не пирогами кормять, что ты больно поторонился домойто ... да еще пъшечкомъ; сядь-ка, - довезу!...

Юрій, не отвъчан ни слова, схватиль дошадь подъ уздиы. — чтоты, что ты, бояринъ! закричалъ грубо мужикъ, ужъ не впрямь ли хочешь со мною съдадить; экъ, всполопился, — продолжаль онь, ударивъ лошадь кнутомъ и присвистнувъ; - добрый конь рванулся, но Юрій, коего силы удвоило отчаяніе, такъ кръпко вцапился въ узду, что лошадь принуждена была кинуться въ сторону; между тымъ колесо телъги сильно ударилось о камень, и она едва не опрокинулась. Мужикъ, нотерявшій равновісіе, упаль, но не выпустиль возжи; онь уже занесь ногу, чтобъ опять вскочить въ текоторые радовались и веселились... о это лѣгу, когда неожиданный ударъ по головѣ

повергъ его на землю, и сильная рука вы- жажь храпъть и переворачиваться со сторовы пвяла возжи...-Разбой!-заревѣлъ мужикъ, опомнившись и старансь приподпяться, но Юрій уже успъль схватить Ольгу, посадить ее въ телъгу, повернуть лошадь и ударить ее изо всей мочи; она винулась со встуъ ногь; мужикъ еще разъ успъль хриплымъ голосомъ закричать: разбой!-полесо перевхало ему черезъ грудь-и онъ замолкъвъроятно - навъки.

Ужасна была эта ночь: толпа шумбла почти до разсвъта, и провавые потъщные огни встрътили первый лучъ восходящаго свътила; множество нищихъ, обезображенныхъ кровью, виномъ и грязью, валялось на полянъ, иные изъ нихъ ужъ собирались кучками и расходились; во многихъ мъстахъ оналенная трава и черный пецелъ показывали мъсто угасшаго костра; на нъкоторыхъ деревьихъ висъли трупы... два или три не болье... одинъ изъ нихъ по всъмъ примътамъ былъ искогда женщиной, но обезображенный, онъ едва походиль на бренные остатки человъна, и даже ближайшие родственники не могли бы въ немъ узнать добрую Паталью Сергьевну.

TJIABA XVI.

Я нопрошу своего или своихъ любезныхъ читателей перенестись воображеність въ ту малую ласную деревеньку, гда Борись Петровичь со своей охотой основаль главную свою квартиру, находя ее центромъ своихъ операціонных в пунктовъ. Накануна травля была удачная; поздно нашъ старый охотникъ возвратился на ночлегъ, досадуй на то, что его стремянной, Вадимъ, уъхавъ Богъ знаеть зачамъ, не возвратился. Въ избъ, тдъ онъ вочевалъ, была одна хозийка-вдова, солдатка, лътъ 30-ти, довольно бълая, здоровая, большая, русая, черноглазая, полногрудая, опратная, и потому вы легко отгадаете, что старый нашъ прелюбодъй, не смотри на серебристый оттъновъ волось своихъ и на рождающеся признаки будушей подагры, не смотръль на нее философическимъ взглядомъ, а старался всячески выиграть ся благосилонность, что и удалось ему довольно скоро и безъ большихъ убытковъ и хлопоть. Ужъ давно лучина была погашена; ужъ пътухъ, хлопая прыльями, сонрался въ первый разъ произть свою сиповатую арію; ужъ пони, сытые по горло, нэрфдка только жевали остатки хрупкаго овса, и въ изот на палатяхъ, рядомъ съ полногрудою хозяйкою, Борисъ Петровичъ храпыть непомилованно; въроятно, утомленный трудами дня и [втроятные] упоенный сладкой водочкой и попълуями полногрудой хозяйки и успокоенный чистой и непорочной совъстью, онъ еще долго бы продол-

на сторону, если бъ вдругь, среди глубоком тишины, сильная невъдомая рука не ударила три раза въ ворота такъ, что они затрещали; собави жалобно залаяли и козяява, вздрогнувъ, проснулась, перепрестилась в, протирая кулаками опухине глаза и разбирал растрепанные волосы, колвила:-Господи, Боже мой! да кто это тамь! наше жесто свято!.. да что это вакъ стучать!.. Она слъзда и подошла къ окну, отворила его: вочной вътеръ пахнуль ей на отврытую потную грудь, и она, съ досадой высунувъ голову на улину, повторила свои вопросы. Въ саномъ дъль, буланая лошадь въ хомуть и шлев стояла у вороть и возле нен человъпъ, незнакомый ей, но съ виду не старый и не престывнивь. - Отопри проворнъс, -закричаль онъ громовымъ голосомъ.-Экой скорой!-пробормотала солдатва, захлоннувъ окно, - подождень, не замеранень. не спится видно тебъ, такъ бродинь по льсу, какъ льшій проклятый. — Она надела шубу, вышла, разбудила работника, и тогь, наковень, отперь скринучую калитку, брани прівзжаго; но сей последній едва лишь ворвился на дворъ и узналь оть работника, что Борисъ Петровичь тугь, какъ опроменью опосился въ избу.

— Батюшка!—сказаль Юрів, котораго вы вброятно, узнали, приматно изманившимся голосомъ и въ потемкахъ ощупывая предметы, - проснитесь, гдв вы! проснитесь! двло идеть о жизни и смерти. Послушай, продолжаль онъ шопотомъ, обратясь въ полусонной хозяйкъ и внезапно схвативъ ее за гордо, - гдт мой отець? что вы съ нимь

сдълали!

— Помилуй, баринъ, что ты, рехнулся што ди., а закричу... да пусти... пусти мена, окаянный... да развъ не слышинь, какъ онъ на палатяхъ-то хранить, — и, задыхансь, она старадась вырватьен изъ рукъ Юрія.

— Что за шумъ? вто тамъ развозилса? Петрушка, Терешка, Фотька! эй, вы!.. закричаль Борись Петровичь, пробужденный шумомъ и холоднымъ вътромъ, который рвался въ полурастворенныя двери, свисти и завывая подобно лютому звърю.

— Батюшка!-говориль Юрій, пустивь обрадованную женщину, -- сойдите скорве... жизнь и смерть... говорю я вамъ... сойдите, ради неба или ада...

— Да что ты за человъкъ? борвоталъ Борисъ Петровичъ, сползан съ печи.

- Я! вашъ сынъ... Юрій... — Юрій... что это значить... объясни зачемь ты здесь... и въ это время?..

Онъ въ испугъ схватилъ сына за руки и смотрель сму въ глаза, старансь убъ-

виться что это точно онъ, что это не лу-

кавый призракъ ...

 Батюшка! мы погибли!.. народъ бунтуеть! да! и у нась.. Я видъль, когда проскаваль, на улинь села и вокругъ церкви толиндись кучи народа... и накоторыя восклицанія, долетівшія до меня, показывають, что они ждуть, если не самого Пугачева... то казаковъ его... спасайтесь...

— А Паталья Сергъевна?.. а вещи мон?.. — Матушка... не говорите объ ней... она... Спасайтесь! — сказаль мрачно Юрій, крѣнко обнявъ отца своего. Горячая слеза, брызнувшая изъ глазъюноши, упала какъ искра на щеку старика и обожгла ее...

— 0!.. завопиль онъ, -- кто бъ могъ подумать, повърить? кто ожидаль, что эта туча доберется и до насъ гръшныхъ? О, Господи, Господи! куда мив двваться? всв противъ насъ... Богъ и люди... и кто могъ отгадать, что этогь Пугачевъ будеть губить... кого же? русское дворянство! простой казакъ... Боже мой! святые отны!

- Нътъ ли у васъ съ собою кого-нибудь, на чью върность вы можете надъятьси.-сказаль быстро Юрій.

— Ифтъ, ифтъ! никого ифтъ!

— Фотька Атуевъ?

 Я его сегодня прибиль до полусмерти, маналью!

- Терешка?

- Онъ давно желаль бы мий ножъ въ бокъ за жену свою... разбойники! антихристы!.. О, снаси меня, сынъ мой!

 Мы погибли! — молвилъ Юрій, сложивъ руки и поднявъ глаза къ небу. — Одинъ Богь можеть сохранить насъ!.. Молитесь

ему, если можете.

Борисъ Петровичъ упалъ на колъни, и слевы ръкой полились изъ глазъ его. Малодушный старикъ! онъ ожидалъ, что цёлый мірь ангеловь спустится къ нему на лучь мѣсяца и унесуть его на серебряных в врыльяхъ за тридевять земель...

Но не ангель, а бъдная солдатка съ состраданіемъ подошла къ нему и молвила;

я спасу тебя.

Въ важныя эпохи жизни иногда въ самомъ обыкновенномъ человъкъ разгорается искра геройства, неизвъстно доселъ тлъвшаго въ груди его, и тогда онъ свершаетъ дела, о поихъ до сего ему не случалось и грезить, которымъ даже послъ онъ самъ езва въруетъ. Есть простая пословица: Месква сгорпла от копесиной свъчки.

Между темъ хозяйка молча подала знакъ рукою, чтобъ они оба за нею следовали, и вышла; на цыпочкахъ они миновали темныя съни, гдъ спалъ стремянной Палицына и осторожно спустились на дворъ по четыремъ

скринучимъ и скользкимъ ступенямъ; на дворѣ все было тихо: собави на сворахъ лежали подъ навъсомъ, и изръдка лишь фыркали сытые кони, или охотникъ произносиль во сив безсвизныя слова, поворачиваясь на солом' подъ теплымъ полушубкомъ. Когда они миновали амбаръ и полошли къ заднимъ воротамъ, соединявшимъ дворъ съ общирнымъ огородомъ, усъявнымъ капустой, коноплями, ръдькой и подсолнечниками и оканчивающимся таснымъ гумномъ, гдф только двф клади, какъ будки. стоя по угламъ, казалось, сторожили высоків и пустой овинъ, возвышающійся посрединъ то раздался чей-то голосъ, въроятно одного изъ пробудившихся псарей. - Кто тамъ? спросиль онъ. - Развъ не видинь, что хозяева, - отвъчала солдатка. Замътивъ, что исаль приближался въ ней переваливаясь, какъ бы стараясь полдержать свою голову въ равновъсін съ прочими частями тела, она указала своимъ спутникамъ большой кусть репейника, за который они тотчасъ кинулись, и хладнокровно остановилась у вороть.

 — А развѣ красавицамъ пристало гулять по ночамъ? - сказалъ, почесывая бока, пьяный псары и тажелой своей лапой съ громкимъ смѣхомъ удариль ее по плечу.

- И, батюшка, что и за красавина! съ нашей работки-то не больно разжирћешь!

— Ужъ не ломайся, знаемъ мы! экая гладкая! У барина видно губа не дура... Экъ ты призръза себъ стараго чорта... да не бойся! не сдобровать ему... высчитаемь мы ему наши слезки... дай срокъ!.. батюшка Пугачевъ ему рыло-то обтещеть... пусть себъ не въритъ... а ты, моя молодка... за это поцёлуй меня .:

Онъ хотълъ обнять ее, но она увернулась, и нашъ проворный рыцарь спьяна наткиулся на оглобию тельги, споткнулся, учаль, проворчаль нъсколько ругательствъ, и заснуль онъ или нътъ, не знаю, по врайней мъръ не поднялся на ноги и остался

въ сладкомъ самозабвенін.

Легко вообразить, съ какимъ негерпанісмъ отецъ и сынъ ожидали конца этой непріятной сцены. Наконецъ, они вышли въ огородъ и удвоили шаги; сильно бились сердца ихъ, стъсненныя непонятнымъ предчувствіемъ; они шли, удерживая дыханіе, скользя по росистой трава, продираясь между коноплей и вязвихъ градъ, зацъиляя поминутно ногами или за кирпичь, или за хворость; вороныя пугала казались имь людьми и каждый разъ, когда полевая крыса пидалась изъ-подъ ногъ ихъ, они вздрагивали, Борисъ Петровичъ хватался за рукоятку охотничьяго ножа, а Юрій за шпагу... Но въ счастію вей ихъ страхи были напрасны, и они благополучно приблизились осадиль кони, что тоть сразу присыть на къ темному овину; хозяйна вошла туда, за нею Борисъ Петровичъ и Юрій; она подведа ихъ къ одному темному углу, где натодилось два сустка-одинъ изъ нихъ съ ульбомъ, а другой до половины наваленный

\_ Полъзай сюда, баринъ, -- сказала солдатка, указывая на второй, да заройся хопошеньно съ головой въ солому, и ито бы ни приходилъ, что бы тутъ ни дълали... не выльзай безъ меня, а я, коли жива буду. тебя не выдамъ; что бъ нибыло, а этого

граха не возьму на свою душу.

Когда Борисъ Петровичь влазъ, то Юрій витело того, чтобъ следовать его примеру, вагланулъ на небо и сказалътвердымъ гозосомъ: - прощайте, батюшка, будьте живы... ваше благословеніе! можеть быть, мы больше не увидемся. — Онъ повернулся и быстпо пустился назадъ по той же дорогъ; войдя на дворъ, онъ, не будучи никамъ замаченъ. отвязаль дучную лошадь, вскочиль на нее и пустился снова черезъ огородъ, проскакаль тумно, махнуль рукой удивленной хозайкъ, которая еще стояла у дверей овина, и, перескочивъ черезъ ветхій обвалившійся заборъ, скрылся въ полъ, какъ молнія; нъсколько минутъ можно было различить мърный тепотъ скачущаго коня, -- онъ постеценно становился тише и тише, и наконецъ совершенно слился съ шопотомъ листьевъ дубравы.

— Куда этоть верченый пустился!-подумала удивленная хозайка, -- видно голова првика на илечахъ, а то, кто бы ему веавль таскаться; ну, не дай Богь, наткиется на казаковъ, и номинай какъ звали буйнаго молонна! Охъ, охъ, охъ! больно меня раздумье береть!.. спрятала-то я стараго, спрягала, а какъ станутъ меня бить да мучить... Ну, ужъ коли на то пошло, такъ берегись, баба!.. не давши слова держись, а давши прынись... только бы онъ самъ не онлошаль!..

TAABA XVII.

Въ эту же почь, богатую событіями, Вадимъ, вытхавъ изъ монастыря, пустился олуждать но лъсу, но конь, уставъ продираться сквозь колючій кустарникъ, самъ выветь его на дорогу въ село Палицына.

Задумавшись, ѣхалъ мрачно горбачъ, сложа руки на груди и повъся голову; его охотничья плеть моталась на передней лукъ казациаго съдла, и добрый степной конь его, гордчій, щекотливый оть природы, понемногу сталь прибавлять ходу, сбился на рысь; потомъ, чувствуя, что повода висять покойно на его мохнатой шећ, зафыркаль, прыгнулъ и ударился скакать... Вадимъ опоминяся, схватиль поводья и такъ сильно

хвость, замоталь головою, сделаль еще цва скачка въ бокъ и остановился; теплый паръ поднялся отъ хребта его, и изна, стекая постальнымъ удиламъ, клоками надала наземлю.

 Куда торопишься, чему обрадовался, лихой товарищъ? — сказалъ Вадимъ, — но тебя ждети покой и тенлое стойло... ты не любишь, ты не понимаешь невависти... ты не получиль отъ благихъ небесь этой чунной способности: находить блаженство въ самыхъ дикихъ страданіяхъ... О, если бъ я могъ вырвать изъ души своей эту страсть, вырвать съ корнемъ, вотъ такъ!-и овъ, наклонись, вырваль изъ земли высовій стебель полыви. - Но нътъ! - предолжаль онъ. - однов капли ила повольно, чтобъ отравить чашу, полную чистьйшей влаги, и надо ее выплеснуть всю, чтобы вылить идъ... Онъ продолжаль свой путь, но не шагомъ: невъдоман сила влечеть его; неутомимый конь летить разсъкаеть упорный воздухъ; волосы Вадима развѣваются; два раза шанка чуть-чуть не слетьла съ головы: онъ придерживаеть ее рукою... и только изредка поталкиваеть ногами скакуна своего. Воть ужъ и село.. церковь,.. кругомъ огни... мужики толиятся на улинъ въ праздничныхъ кафганахъ... причать, ноють пъсни... то вдругь замолкнуть, то вдругъ сильнъй и громче пробъжить говоръ по пьявой телить. Вадимъ привизываеть коня въ забору и непримътно вмъшивается въ толцу. Эти огни, эти пъсни-все дышало тогда какой-то насильственной веселостью, принимало видъ памческаго празднества, и даже въ пъсняхъ часто повторяемыя имена-Дидо и Ладо-могаи бы ввести въ заблуждение неопытнаго чужестранца.

— Ну, Вадимка! — сказаль одинь толстый мужикъ съ ръдкой бородою и огромной лысиной: - какъ слышно ... скоро зи нашъ бапошка-то ножалуеть?

— Завтра, въ объдъ, — отвъчаль Валивъ,

стараясь отделаться.

— Ой ли, — подхватиль другой, — такъ стало быть не нонче, а вавтра; такъ... такъ. А что, какъ слышно? чай, много съ нимъ рати военной... чай, казаковъ-то видимо невидимо... А что, у него серебряный кафтанъ-то...

- Ахъ, ты дуракъ, дуракъ, вабубенная башка, — сказалъ третій, покачивая головой; - эко диво серебряный... чай, не только нафтанъ, да и саноги-то золотые...

— Да ито ему подносить станеть хатов.

съ солью? чай, все старики... - Въстимо. Послушай, братъ Вадимъ,продолжалъ четвертый, огромный дътина, черномазый, съ налитыми кровью глазами, гда напъ баринъ-то... не удралъ бы онъ...

а жаль бы было упустить... ужъ л бы его а жаль оы оыло упретительный умени вегь мени къ отну... и спасу его и версъ оскоминою легъ.

- Нать, нать, -подумаль Вадимъ, удадяясь отъ вихъ, - это мол жертва.. викто не наложить руки на него, кром'в меня; никто не услышить посладняго его вопля, никто не напечатлъеть въ своей памяти последняго его взгляда, последняго судорожнаго движенія-промі меня... Онъ мой... я купиль его у небесь и ада, я заплатиль за него кровавыми слезами, ужасными днями, въ течение конхъ мысленно и пожиралъ вск возможныя чувства, чтобъ подъ коненъ у меня въ груди не осталось ни одного, кромѣ элобы и мщенія... О, я не таковъ; чтобы равнодушно выпустить изъ рукъ свою добычу и уступить ее вамъ-подлые рабы!

Онъ быстрыми шагами спустился въ оврагь, гдъ протекаль небольной гремучій ручей, который, прыгая черезъ камии и пробираясь между сухими вербами, съ журчаніемъ терялся въ густыхъ камышахъ и безмольно сливался съ Окою. Туть все было тихо и пусто; на противной сторонъ возвышался позади небольшого сада, господскій домъ съ многочисленными службами... онъ быль темень, ни въ одномъ окив не мелькала свъчка, какъ будто всъ его жители отправились въ дальнюю дорогу. Вадимъ перебрался по доскамъ черезъ ручей и подошелъ къ ветхой банъ, находящейся на полугоръ и окруженной густыми рябиновыми кустами. Ему показалось, что онъ замътилъ слабый свъть сквозь замокъ двери; онъ остановился и на цыпочкахъ подкралел къ окну, плотно запрытому ставнемъ.

Въ банъ слышались невнятные голоса, и Вадимъ, припавъ подъ окномъ въ густую траву, началь прилежно вслушиваться; его сердце, закаленное противъ всъхъ земныхъ несчастій, въ эту минуту сильно забилось, кань орель въ железной клатка при вида кровавой пищи. Вадимъ удивился, какъ удивился бы другой, если бъ среди зимней ночи ударилъ громъ... Онъ крънко прижалъ руку къ груди своей и прошенталъ: - спи, безумное! сли... твои пора прошла или еще не настала!. Но въ чему теперь? развъ есть близко тебя существо, которое ты ненавидишь? говори... и онъ, задержавъ дыханіе, снова приложилъ ухо къ окну и услышалъ:

1-й юлось. Прощай, мой другь... навсегда... 2-й голось. Мит тебя покинуть? Нать, если бъ на этомъ порогъ было написано судьбою: смерть, то я перескочиль бы ... обняль леоп... и умеръ..

1-й юлось. Но я въ безопасности... я существо инчтожное, и останусь незаизлена среди общаго волненія...

2-й голось. НЪгъ, невозможно... долгъто нусь... Міръ безъ тебя? что такое? хран. безъ божества... зачёмъ миз бъжать от опасности... развъ провидъние не настигнет. меня везд'в, если я долженъ погибнуть.

1-й голось. Жестокій! такъ ты не хочешь послушай! ради Бога... бъги...

2-й голось. НЕТъ!. прощай.!. черезъ вр. сколько часовъ и снова буду съ тобою.

Голоса замолкли, и слышно было, какъ дверь бани скрипнула, отвориясь, и вакь опять захлопнулась, и Вадимъ видъль, какъ кто-то, подобно призраку, мелькнуть ва овраги, потомъ на горъ перескочиль черезь илетень, перерызывающій оврагь, и скрыжа въ ночномъ туманъ...

Вадимъ всталъ, подошелъ къ двери и твердою рукою толкнулъ ее; защелка внугра сорвалась, и роковая дверь со скрицемь распахнулась... кто то всприкнуль... и все замолило снова. Вадимъ вошелъ, торжественно заперъ за собою дверь и остановился: на полу стоять фонарь, и возль него сидыл, приклонивъ блёдную голову къ дубовой скамьъ, Ольга!

Убійственная мысль, какъ молнія, озарала умъ бъднаго горбача; онъ отгадаль въ одно мгновеніе, кто быль этоть второй голосъ, о комъ такъ нъжно заботилась сестра его, какъ будто въ немъ одномъ былк всъ надежды, вся любовь ея сердца.

Неподвижно сидъла Ольга; на лицъ ся была печать безмольного отчаннія, и глаза изливали какой-то однообразный, холодеми лучъ, и сжатыя губки казались растянуты постоянной улыбкой, но въ этой улыбы дышаль упрекъ провидению. Фонарь стояль у ногь ел, и догорающій пламень огарка сквозь зеленыя стекла слабо озаряль нижнія части лица бідной дівушки: ея грудбыла прикрыта черной душеграйкой, которая по временамъ приподымалась, и дливная полуразвитан коса упадала на правое

Вадимъ стоялъ передъ ней, какъ Мефястофель передъ погношею Маргаритой, съ язвительнымъ выражениемъ очей, какъ раскаяніе передъ душою грашника; сложа руки, онъ ожидалъ, чтобъ она къ нему обернулась, но она осталась въ прежнемъ положенін, хотя молвила прерывающимся голо-

— Чего ты отъ меня еще хочешь!...

— Еще?.. а что же и прежде отъ тебя гребоваль? какихъ жертвъ?-говори, Ольга! Развъ я силою заставиль тебя принести клятву.. ты помниць... развъ л виновать. что роковая минута настала прежде, чты находинь это удобнымъ?..

— 0, ты хишный звірь, а не человікъ! - Ольга! твой отецъ-былъ кой отепъ-

 Пе върю, не могу върить... чтобы онъ. въ жилища святыхъ, желалъ погибели этого семейства, желаль спылать насъ преступны- оставлю... это гое послыднее усиле... Если ми... нать, ты не брать мой... Прочь! а ненавижу, презираю тебя!...

можешь...

— Презираю...

— Ты боишься меня... Онъ дико засмъился и подошель ближе.

- Вадимъл. ради отца нашего... удались... оть тебя втеть смертнымъ холодомъ...

- Пітть, Ольга!.. я останусь здісь ці-

лую ночь....

— Боже!-прошентала, вздрогнувъ, несчастная дівушка; сердце сжалось, и смутное подозръние пробудилось въ немъ: она встала, воги ея подгибались... она хотъла

еділать шагъ и упала на коліни. - Послушай!-сказалъ Вадимъ, припод-

нять сестру и посадивъ ее на лавку. Овъ взяль ен влажную руку и, стараясь смигчеть голось, продолжаль: - послушай, было время, когда и дукаль твоею любовью освятить мою душу... были минуты, когда, глядя на тебя, на твои небесныя очи, я хотъль разомъ разрушить свой ужасный замысель, ногда и надъялся забыть на груди тисей все прошедшее, какъ волшебную сказку... но ты не захотъла, ты обманула меня-тебя илънилъ прекрасный юноша... и безобразный горбачъ осталел одинъ... одинъ, какъ черная тучка, забытая на ясномъ небъ, на которую ни люди, ни солнце не хотять и взглянуть... Да, ты этого не кожешь волять... ты прекрасна, ты ангелъ; тебя де любитьневозможно... я это знаю... 0! да посмотри на меня... неужели для меня нътъ ни одного вагляда, ви одной улыбки... все ему! все ему! да знаешь ли, что онъ долженъ быть доволенъ и десятою долею твоей изжности, что онъ не отдастъ, какъ я, за одно твое слово всю свою будущность... 0! да это невозможно тебъ постигнуть .. если бъ и зналъ, что на моемъ сердић написано, какъ я тебя люблю, то я вырваль бы его сію минуту изъ груди и бросилъ бы въ тебъ на колъни... О, одно слово, Ольга, чтобъ и не проилилъ тебя, умпрая...

— Проклинай! — отвътствовала она хо-

Гадимъ, неподвижный, подобный одному ДОДНО... изъ ттхъ безобразныхъ кумпровъ, кои донына иногда въ степи заволжской на холма поражають насъ удивленіемъ, стоять передъ ней, ломая себъ руки, и глаза его, полузакрытые густыми бровями, выражали непобідпиое страданіе... Все было тихо, лишь

вітерт по временамъ пробіталь по прышів бани, варываль гнилую солому и гуділь въ пустой трубъ... Вадимъ прододжаль:

- Еще изсколько словъ, Ольга, и и теби ты теперь не сжалишься, то знай-межлу нами изтъ болте никакихъ связей редства... - Кенавидать, такъ... а презирать не и освобождаю тебя отъ встхъ влятвъ; инъ не нужно женской номощи; и безуменъ быль, когда хотъль повършть слабой дъвушић бичь небеснаго правосудія. Но... довольно!.. довольно!.. послушай!.. если бъ бідная собава, изсохіная, полуживая оть голода и жажды, съ визгомъ приползда къ ногамъ твоямъ, а у тебя бы быль кусокъ хльба... одинъ кусокъ хльба... отвъчай, что бы ты сдълала?
  - Сердне не кусовъ хлъба... оно не въ моей власти...
  - А! не въ твоей власти!., А! По развъ и это у тебя спращиваль.
  - Ты хогаль отвага... и отвачала...
  - Въ тебъ нъть жалости!...
  - А въ тебъ есть жалость?
  - Такъ ты его счень, очень любишь?
  - Больше всего на свъть...
  - А! больше всего на свъть... но этс напрасно!
  - Да, я его любаю... люблю... и никакая власть не разлучить насъ...
  - Ошибаениси, воскликнуль съ горькимъ хохотомъ горбачъ, онъ непремънно долженъ умереть... и очень скоро!...
    - Я упру вийсти съ напъ...
    - 0, нътъ, ты не умрешь... не падъйся!
  - Я надъюсь на Бога... Онъ возьметь насъ вићетъ къ себъ, или спасеть его, не емотря на всю твою заобу...
  - Не говори мит про Бога!.. Онъ меня не знасть; онь не захочеть у меня вырвать обреченную жертву-ему все равно... и не думаеть ан ты смягчить его слезами и просьбами? Ха, ха, ха!.. Ольга, Ольга!.. Прощай... я яду отъ тебя... но помни последнія слова мон: они стоять всьхъ пророчествъ .. Я говорю тебъ: онъ погибнеть; ты къ мертвому праху прилъпила сердне твое... его имя вычеркнуто уже этой рукою изъ еписка живущихъ... Да, продолжаль онъ послъ минутнаго молчанія-и, если хочешь, я въ доказательство принесу тебъ его голову... Онъ отвернулся, хотъль, повидамому, что-то прибавить, но голосъ замеръ на поснићвшихъ губахъ его, онъ запрылъ лицо руками и выбъжаль... быть можеть, желан утанть смущеніе, или невольныя слезы, или стремясь съ сильнъйшимъ порывомъ бъщенства всполнять немедленно свое ужасное ootmanie.

забытын. Она едва видъла, какъ брать ед скрылся, едва слышала ударъ захлопнувшейся лвери.

## LIABA XVIII.

До сихъ поръ въ густыхъ лѣсахъ Нижегородской, Симбирской, Пензенской и Саратовской губерній, нікогда непроходимыхъ промъ для медвъдей, волковъ и самых в безстрашныхъ вхъ гонителей, любонытный можетъ видъть пещеры, подземные ходы, изрытые вашими предками, кои въ нихъ искали нъкогда убъжнща отъ набъговъ татаръ, крымневъ и вноследстви отъкиргизовъ и башкиръ, угрожавшихъ мирнымъ деревиямъ даже ыз царствованіе императрины Елизаветы Петровны. Последній набегь быль въ 1769 году: но тогда, встративъ уже войска около скую месть, башкиры принуждены были удалиться, не дойдя итсколько версть до Саратова и не причинивъ значительнаго вреда. Случалось даже, что излыя деревня были уведены въ плънъ и разскины. Во времена, нами опысываемыя, эти пещеры не были еще, какъ теперь, завалены сухими листьями и хворостомъ, и одна изъ нихъ находилась не въ большомъ разстояніи отъ деревии Палицына. Народъ далъ ей прозвание Чортово Логовеще, а суевърныя преданія населили ее страніными кикиморами и регатыми лашими.

чинийвется внашина пратчайшимъ нутемъ достигнуть этой уединенной пещеры, должно бы было переплыть ръку и версты двъ идти болотистой долиной, усъянной кочками, ветловыми кустами и покрытой высокимъ камышемъ. Только изкоторые изъ окрестныхъ жителей умъли по разнымъ примътамъ пробираться чрезъ это опасное мъсто, гдв коварная зелень мховъ обланываеть неопытнаго путника, и высокій тростникъ скрывалъ ямы и типу. Болото оканчивается холмомъ, черезъ который прежде вела тропинка и, спустясь съ него, поворачивала по косогору въ густой и мрачный льсъ. На опушит стольтнія липы, какъ стражи, казалось, простирали огромныя вътви, чтобъ засленить дорогу; казалось, на узорахъ ихъ сморщенной коры былъ написанъ адскими буквами этотъ извъстный стихъ Hanra: clasciate ogni speranza voi qui entrates. Туть тропинка снова постепенно ползла на отлогую длинную гору извиваясь между деревъ какъ зибя, исчезая по временамъ подъ сухнын, хрупкими листьямя и хворостомъ. Наконецъ, лъсъ начиналъ ръдъть, сквозь заборъ темвыхъ деревъ начинало проглядывать голубое небо, и вдругъ открывалась круглая луговина, обведенная лесомъ, какъ волшебнымъ очеркомъ, блис-

Одига осталась почти безъ чувствъ, въ тающия свътлою зеленью и пестрыми высокими цейтами, какъ островокъ среди усрвъмаго моря; на ней во время осени всеги являдся высокій стогь сена, возденгнутый трудолюбіемъ какого-нибудь бъднаго муждазгрозно - молчаливо смотрали на вее другъ изъ-за друга ели и березы, будто завидуя ел свіжести, будто наміреваясь толной подвинуться впередъ и злобно растоптать ея бархатную мураву. Отъ сей луговины еще тов версты до Чортова Логовища, но тропивва уже вътъ нигдъ... и должно идти все на востокъ, стараясь какъ можно менье отклоняться отъ сего направленія. Лісь не такъ высокъ, но колючіе кусты, хмёль и другія растенія переплетають неразрывною саткою кории деревъ, такъ что за три сажени нельза почти различить стоящаго человъка; вногва встрачаются глубовія ямы, гижда бурею вырванныхъ деревъ, конхъ гиплыя колоды, обрасния зеленые и илющемъ, съ своими обнаженными сучьями, какъ крѣностныя рогатки, преграждають путь; подъ ними, выпопавъ себъ широкое логовище, лежить жмой косматый медетдь и сосеть неистопимую дану; дремучія ели, какъ черный пологь, ваклоняются надъ нимъ и убаюкивають его своимъ венонатнымъ шопотомъ. Проида такимъ образомъ немного болъе двухъ верстъ, слышится что-то похожее на шумъ падающихъ водь, хотя человъкъ, вепривыкшій къ степной жизни, воспитанный на бульварахъ, не различнать бы этогъ дальній ропоть отъ говора листьевъ; тогда, кинувъ глаза въту сторону, откуда вътеръ принесъ сін новые звуки, можно замътить кругой и глубоки оврагъ. Его берегъ обсаженъ наклонившимися березами, конхъ бълые, нагіе кории, обмытые дождями весенними, висять надъ бездной длинными хвостами; глинистый скатъ оврага покрытъ камнями и обвалившимися глыбами земли, увлекшими за собою различные кусты, которые безпечно принялись на новой почећ; на дић оврага, если подолги къ самому краю и наклониться, придерживаясь за надежный дерева, можно различить вебольной родинаъ, во чрезвычанно быстро катящійся, покрывающінся по временамъ паною, которая, бълье нуха лебяжьяго, останавливается илубами у береговъ, держится изсколько минуть и, вновь увлечена стремленіемъ, почезаеть въ камияхъ п разсынается объ нихъ радужными брызгами. На самомъ враю сего оврага спова начинается едва примътная дорожка, будто выходящая изъ земли; она ведетъ между пустовъ вдоль по берегу рытвины и, напонецъ, сдълавъ еще нъсколько навилинъ, псчезаеть въ глубокой ямъ, какъ ужъ въ своей норт; но туть открывается маленькая

ин дубани; посереднить возвышаются три тургава, образующіе правильный треугольвикъ: поврытые дерномъ и сухими листьяин, они похожи съ перваго взгляда на мосилы накихъ нибудь древнихъ татарскихъ квязей или наъздниковъ, но, войдя въ середину между нихъ, митние наблюдателя передви) в под вида отверстій, ведущихъ подъ онъ подътажаль на нему, хота не османаваждый курганъ, который служить какъ са проникнуть во внутренность прачныхъ бы сводомъ для темной подземной галлерен; отверстія такъ малы, что едва на кольняхъ ножеть вползти человъкъ, но когда едълаешь такъ въсколько шаговъ, то пещера наченаетъ расширяться все болье и болье, и напоненъ три человъка могутъ идти рядомъ безъ труда, не задъвая почти ловтемъ до станы. Вса три хода ведугь, повидимому, ать разный стороны, сначала довольно вруто спускаясь внизъ, потомъ по горизонтальвой линіи, но галлерея, обращенная къ оврагу, имають особенное устройство: насколько саженъ она идетъ отлогимъ скатонъ, потомъ вдругь поворачиваетъ направо, и горе любопытному, который неостопожно пустител по этому новому направлевію-она оканчивается обрывомъ или, лучше свазать, поворачиваеть вертикальновивы; полжно надъяться на твердость ногъ своихъ. этобы спрыгнуть туда-какъ на говора, два сажени не шутка. Но туть оканчиваются вев искусственныя препятетвія; она идеть вазадъ парадлельно верхней своей части и въ одной съ нею вергикальной плоскости, потомъ склониется налъво и внадаеть въ шпрокую вругаую залу, куда также примывають две другія. Эта зала устлана камняии, имбеть вь стънахь своихъ четыре впалины въ видъ нишей (niches); посрединъ одинъ четвероугольный столоъ поддерживаегъ гланяный сводъ ел, довольно искусно образованный; возла столба замътна яма, быть можеть, служившая иткогда вмысто цечи несчастнымъ изгнанникамъ, которыхъ судьба заставляла скрываться въ сихъ подземныхъ переходахъ. Среди глубоваго безмолкія этой залы, слышно пногда журчаніе воды: то свътлый, холодный, во маленькій влючь, который, выходя изъ отверстія, еділаннаго, втроятно, съ намъреніемъ въ станъ, пробирается вдоль по ней и, наконецъ, скрываясь въ другомъ отверстін, обложенномъ камилып, почезаетъ: немолчный ропотъ безпокойныхъ струй оживляеть это мрачное жилище ночи, какъ прени узника оживлають безмолвіе темницы, Вст эти признаки доказывають, что наши предви могли бы и намъревались выделжать здъсь продолжительную осоду; впрочемъ, камин и асмлявсе поросло мохомъ: при свъть фонаря мож-

поляна, уставленная и всколькими высоки- но различить въ ствив норы земляных. прысъ и другихъ безопасныха аваркова, любителей мрака и вензывстности; пада стольначаль обсынаться, и отъ прежней правальности и симметрін почти не остадось нимакихъ слъдовъ.

Борисъ Петровичь зналь это ийсто, нбо раза два изъ любопытства, будучи на охотъ, переходовъ. Когда онъ опоминася отъ стояха. то «Чортово Логовище», не смотря на это адское прозваніе, представилось его мысли, какъ единственное безопасное убъжище... нбо остаться здась, въ старомъ овинь, такъ близко отъ снящихъ палачей своихъ, было бы безразсудно... Не какъ тува пробраться?

И полженъ вамъ признаться, инриме слушатели, что Борисъ Петровичь болася смерти! Чувство, равно свойственное человаку и собавъ, кообще всъчъ животнымъ... во дъло въ томъ, что смерть Борису Петровичу вазалась ужасите, чемь она калется доугамь животнымъ, ноо въ эту минуту превожная душа его, обнимая все инпувшее была подобна преступнику, осужденному пепанской инкарзицей, упасть въ колючін объятія мадонны долорозы (mad anna фотока), этого некаженнаго, богохульнаго, страшнаго поображенія святьйшей святыни... О, я вамъ отвъчаю, что Борисъ Петровичь больше испугался, чемъ неопытный должникъ, который, въ первый разъ общаривая пустые карманы, слышить за дверьми шаги и кашель чахогочнаго кредитора. Богъ знаеть, что прочель Палицынъ на замаранныхъ листкахъ своей совъсти; Богъ зваеть, какіе образы тьенились въ его восноминанияхъ; слово смерть, одно это слово такъ ужаснуло его, что отъ одной этой кровавой высли онъ раза три едва не обезпамятьль, но его спасло именно отдаление всякой помоща: упачь въ обморокъ, онъ также боплея умереть. Смерты смерть со всьхъ сторонъ являлась мутнымъ его очамъ, то грозная, высокая, съ распростертыми руками, какъ висълниа; то неожиданния, висазинал, какъ измъна, какъ ударъ грома небеснаго... Она была снаружи, внутри его, вездъ, вездъ... она дробилась вдругь на тысячу разныхъ видовъ, она насмъщливо прыгала по влажнымъ его членамъ, подымала его съдые волосы, стучала его зубама другъ объ друга .. Наконецъ, Борисъ Петровить хогьль прогнать эту нестериниую мысль... и чкиъ жег. молитвой!.. но напрасно!.. уста его шентали загверженныя слова, но на каждое изъ нихъ у души одинъ былъ отзывъ, одинъ отвъгъ: смерть! Онъ старалса прадумать опособъ къ обгству, средство

какое бы оно ни было... самое отчалнное казалось ему лучшимъ; такъ прошелъ часъ, прошель другой... эти два удара молотка времени сильно отозвались въ его сердиъ; каждый свисть неугомоннаго вътра заставлялъ его вздрогнуть, мальйшій шорохъ въ соломъ, произведеный торопливостію большой крысы или другого столь же мирнаго животнаго, казался ему тонотомъ злодћевъ... онъ страдалъ, жестоко страдалъ! И то сказать: каждому свой чередъ; счастіе-женшина: коли полюбить вдругь сначала, такъ разлюбить подъ конецъ. Борисъ Петровичъ также иногда вспоминаль о своей толстой подругъ... и волосъ его вставалъ дыбомъ: онъ понялъ молчаніе сына при ел имени, овъ объясниль себь его трепеть... въ его памяти пробъгали картины прежняго счастья, не омраченного раскаяніемъ и страхомъ; онъ пролетали, какъ легкое дуновеніе, какъ листы, сорванные вихремъ съ березы, мелькая мимо насъ, обманываютъ взоръ золотымъ и багрянымъ блескомъ, и упадаютъ; очарованы ихъ волшебными праспами, увлечены невфролтною мечтой, мы поднимаемъ ихъ, разсматриваемъ.. и не находимъ ни красокъ, ни блеска: это простые, гиплые. мертвые листы!

Между тъмъ дъло подходило въ разсвъту, и Палицынъ болъе и болъе утверждился въ своемъ намфреніи: спрататься въ мрачную пещеру, описанную нами. Но кто ему будеть носить пищу?. гат друзья? слуги? гдъ рабы, низкіе, послушные мановенію руки, движенію бровей!. никого, ръшительно никого! Онъ плакалъ отъ бъщенства! Къ тому же, кто его туда проводить? какъ выйдеть онъ изъ этого душнаго овина, покуда его охотники не удалились... и не будеть ли уже поздно, когда они удалятся?..

На разевътъ ему послышался лай, тоцотъ конскій, крикъ, брань и по временамъ призывный звонъ роговъ; это продолжилось съ полчаса; наконецъ все умолкло; прошло еще полчаса; вдругъ онъ слышить надъ собой женскій голось: - баринь! баринь! - вставай... да отвъчай же! не спишь ли ты?

Вы можете вообразить, что онъ не сналь, но молчание его происходило отгого, что сначала онъ не узналъ этогъ голосъ, а потомъ, хотя узналъ, но оледенълый языкъ его не повиновался. Онъ тихо приподнялся на ноги, какъ воскресний Лазарь изъ гробаи вылать изъ сустка.

— Это ты, хозяйка! пролепеталь онъ не-

- Я, я!. да не бойсь... они всъ ужхали, поискали тебя немножко, да и махнули рукой: туда-ста ему и дорога .. говорять...

- Хозяйка, прерваль Палицынь, ужъ

свътаетъ... Послушай... Я придумалъ, вуда мит спрятаться... ты знаешь... отсюда недалено есть мъсто .. говорять недоброе... да это все равно... ты знаешь Чортово Логовише?..

Хозяйка въ ужасъ три раза перепрести. лась, посмотръла пристально на Палиныва Охъ, кормилецъ! бъда! сатанинское это гивадо...

— Нать другого! — возразиль онь вь отчалнін.

— Оно бы есть, да больно близко твоей деревни.. И то правда, баринъ, ты торошо придумаль... что начала, то вончу... ужъ мит гръхъ тебя оставить. Воть тебъ мужицкое платье, скинь-ка свой бадахонъ :. а я тебъ дамъ сына въ проводниц. онъ малый глупененъ, да за то неболгливъи ужъ противъ материнскаго слова не пойдеть

Покуда Борисъ Петровичь переодъвался въ смурый кафтанъ и оовизывалъ запачканныя онучи вокругъ ногъ своихъ, солдагна подошла въ дверямъ овина, махнула рукой. явился малый, льть 17-ти, глупой наружности, съ рыжими волосами, но складомъ в ростомъ богатырь. Онъ шель за матерью, которал шептала ему что-то на ухо, почесывая затылокъ и кивая головой; онь зѣвалъ безпощадно и только по временамъ отвъчалъ: - хорошо, мачька! - Когда они приблизились къ Палицыну, то онъ ужъбыль .готовъ. — Съ Богомъ! — прошентала итъ вельдъ хозайка.. Они вышли въ поле чрезъ заднія ворота; Борисъ Петровичь боялся говорить, Петруха не умъль и не любиль; это случайное сходство было очень истати. Оставимъ ихъ на узкой лъсной троппикъ, пробирающихся въ грозному Чоргову Логовищу, обонхъ дрожащихъ какъ листъ: одинъопасалсь погони, другой — болсь духовъ и привиданій... оставимь ихъ и посмотримь, куда дъвался Юрій, покинувъ своего чадолюбиваго родителя.

FJABA XIX.

Юрій, выскакавъ на дорогу, ведущую въ село Палицыно, пріостановиль усталую лошадь и повхаль рысью; тысячу предпріятій и еще болье опасеній таснилось въ умь его, но спасти Ольгу или по прайней мара погибнуть возлъ неп, было первымъ чувствомъ, господствующею мыслію его. Любовь, сначала очень обыпновенная, даже незаслуживавшая имя страсти, отъ нечаяннаго стечения обстоятельствъ возрасла въ его груди ю необычайности; какъ въ тыни огромнаго дуба прячутся всь окружающие его скромные кустарники, такъ всъ пругія чувства склонялись передъ этой новой властью, исчезали въ ен потокъ.

По гладкой, но узкой дорога ахаль Юрів;

его шиага, ударяясь объ бока лошади, непримятно возбуждала ел благородное рвеніе; по объимъ сторонамъ дороги начинали желтъть молодыя нивы – какъ молодой народъ, овъ волновались отъ легчайшаго дуновенія вътра; далъе за ними тянулись-налъво холиы, покрытые кудрявымъ кустаринкомъ, а направо возвышался густой, старый, непровинаемый лѣсъ: казалось, пракъ черными своими очами выглядываль изъ-подъ кажпой вътви; казалось, возлъ каждаго дерева стояль рогатый, кривоногій лешій. Все молчало вругомъ, иногда долеталъ до путника нашего жалобный вой волковъ, иногда отвратительный прикъ филина, этого ночного сторожа, этого ч ена лъсной полинів, который, засъвъ въ свою будку, гнилое дупло, окливаеть прохожихъ лучше всякаго часового. По вдругъ Юрій услышаль другіе звуки: это быль конскій топоть, который неимоварно быстро приближался. Юрій хотъль было своротить съ дороги, следуя какому-то вистиииту... но гордость превозмогла; онъ остановился, вынуль изъ каркана небольшой пистолеть, взятый выъ изъ дома на всякій случай, осмотрълъ кремень, взвелъ курокъ и приготовился къ храброму отпору; скоро онь замътилъ за собою, но еще очень далеко, бълъющую пыль, и наконецъ показался всадникъ, который мчался иъ нему во всв лопатки.

Подекакавъ на разстояние 50-ти шаговъ, незнакомецъ началъ удерживать ретиваго

 Стой!—закричалъ Юрій,—не приближайся! или я размозжу тебь голову. Кто ты Taroba.?

— Или ты не узналъ меня, баринъ, —отвычаль хриплый голось: - неужели ты хочень убить върнаго своего раба?

 Какъ? Это ты, Оедосей? — воскликнулъ Удивленный юноша, приближаясь къ нему и старалсь различить его черты; - но зачъмъ ты здась?-протолжаль онь строго,-мив не нужно спутниковъ... я знаю свою дорогу... развъ и звалъ тебя?. Говори?.

— Эхъ, баринъ, баринъ!.. ты гръшишь; я видклъ, кокъ ты прізаваль... в тогчасъ скать на лошадь и поскакаль за тобой слъдомъ, чтобъ совъсть меня послъ не укоряла... Я все знаю, батюшка... времена тажвія. да ужъ Федосей тебя не оставить; гдф ты, тамъ и я сложу свою головушку. Богъ вельль мив служить тебь, баринт; онъ меня спресить на томъ свътъ: служиль ли ты върой и правдой господамъ своямъ... а кабы я тебя оставиль, что бы мив принаось отвъчать? Много нынче злоджевъ, дурной сталъ вародъ, но я не изъ нихъ, Норія Борисовнуь... прикажи только, отенъ родной... и въ

воду, и въ огонь кинусь для тебя... ужъ таково дъло холопское, ты меня повлъ и кормиль до сей поры... теперь пришая поя очередь... сгину, а господъ не выданъ...

Юрій быль растрогань; онь удариль его по плечу и сказалъ:

- Если ты говоришь правду, Оедосей, то Богъ наградить тебя и семью твою; но ты знаешь, что я теперь не нивю этой

 — Да куда ты тдешь, баринъ, одинъ одинехонекъ...

- Өедөсей, я исполниль долгь свой: извастиль отца объ опасности, помогъ спрыться... и тду.-Юрій призадумалея и. наконецъ, отворотясь, молвилъ отрывисто: я хочу видъться съ Ольгой.

— Воть что! - подумаль Федосей, поглажикая усы, - времи думать объ давиахъ, погда петля на шев. - И, баринъ, - молянуъ онъ, осмъливникъ, брось ее! что тенерь за свиданья... опасно показаться въ селъ.. пожалуй, на грахъ мастера нать... охъ, кабы ты зналь, что болгаеть народъ...

- И хочу ее видыть. возьиу ее съ собой... и только тогда буду заботиться объ онаспости... И хочу, я долженъ ее видъть...

Плохо! – пробормоталъ Федосей.

Молча они ахали рядомъ насколько времени, ин тотъ, ни другой не умън или не желая возобновить разговора. Въ такіе часы, когда разнается судьба наша, ны не тратимъ лишнихъ словъ, потому что дорожимъ кажчымъ мгновеньемъ, потому что всъ земныя страсти кипять въ умъ и одного вагляда довольно, чтобъ заставить понять себя.

— Баринъ, — воскликнуль вдругь Федосей, — посмотри-ка, кажись, наши гумна видиъются... Такъ, такъ!.. остановись-ка, баринъ; послушай, миъ пришло на имель вотъ что: ты мир скажи только, гдв найти Ольгу... и пойду и приведу ее, а ты подожди меня здѣсь у забора съ лошадьмя... Сдълай милость, баринъ, не видайся ты въ петлю добровольно... береженаго Еогъ бережетъ... а въдь ей нечего болться... она не дворянка...

Это предложение поразило Юрія; онъ почувствоваль въкоторый стыдъ. -- Какъ! -- думалъ онъ, - и я для нея побоюсь пожертвовать этой глупой жизнью? - Но скоро, съ номощью иткоторыхъ услужливыхъ софизмовъ, онъ успоконать свою гордость, поовдилъ стыдъ неумъстный и, увы! согласился... сльять съ поня и махнулъ рукою Өедосею на прощанье...

Я желалъ бы представить Юріл истиннымъ геноемъ, по что же мит дъзать, если онъ быль таковъ же, какъ вы и я! противъ правды словъ нъгъ. И ужъ прежде сказаль, что только въ глазахъ Ольги онъ почерпаль непстовый пламень, бурныя желанія, гораую волю, что вив этого волшебнаго круга онъ быль человъкъ, какъ и другой-просто добрый, умный юноша-что дълать?

655

Когда Өедөсей исчезъ за плетнемъ, окружавшимъ гумно, то Юрій привязалъ къ сухой ветлъ усталыхъ коней и прилегъ на сырую землю; напрасно онъ думалъ, что хладный вътеръ и влажность высокой травы, проникнувъ въ его жилы, охладитъ кровь, успоконть волнующуюся грудь... всв призраки, всѣ невъролтности, порождаемыя сомижніемъ ожиданія, кружились вокругь него въ несвязной пляскъ и невольно завлекали воображение все далъе и далъе, какъ иногда блуждающій огонекъ, обманчивый фонарь какого-виоудь зловреднаго генія, заводить путника къ самому краю пропасти...

Юрій, чтобъ оторвать свою мысль отъ грозныхъ картинъ будущаго, обратилъ ее на прошедшее. Такъ врачи въ отчалнныхъ случаяхъ употреб иноть отчаянныя средства-

но всегда ли они удаются?

И передъ нимъ началъ развиваться длинный свитокъ воспоминаній, и онъ въ изумленін подумаль: — ужели ихъ такъ много? Отчего только теперь они вст вдругъ, какъ на праздникъ, являются ко миъ? – И онъ началь перебирать ихъ одно по одному, какъ дъвушка иногда, гадая, перебираетъ листки цвътка, и въ каждомъ онъ находилъ или упрекъ, или сожалъніе, и онъ могъ по особенному преимуществу, дающемуся почти всъмъ въ минуты сильнаго безпокойства и страданія, исчислить всь чувства, разбросанныя, растерянныя имъ на дорогѣ жизни, но увы! эти чувства не принесли плода; одни, какъ съмена притчи, были поклеваны хищными птицами, другія потоптаны странниками, иныя упали на камень и сгинли отъ дождей безполезно.

Онъ сначала мысленно видълъ себи еще ребенкомъ, бълокурымъ, кудрявымъ, ръзвымъ, шаловливымъ мальчикомъ, любимцемъ-баловнемъ родителей, грозой слугъ и особенно служановъ; онъ видълъ себя невиннымъ воспитанникомъ природы, пграющимъ на колъняхъ няни, трепещущимъ при словъ «бука»; онъ невольно улыбался, думан о томъ, какъ недавно прошли эти годы и какъ невозвратно они погибли.

Но вотъ насталъ возрастъ первыхъ страстей, первыхъ желаній... его отдають воспитываться къ старой и богатой бабкъ.-Анютка, простая дворовая дъвочка, привлекла его внимание; о, сколько ласкъ, сколько словъ, взглядовъ, вздоховъ, объщаній-какія дътскія надежды, какія дътскія опасенія:-Какъ смъщны и страшны, какъ безпечны

и какъ таниственны были эти первыя свя. данія въ темномъ коридоръ, въ темной бесъдкъ, обсаженной густолиственной рибинов въ березовой рощъ у грязнаго ручья, въсоломенномъ шалашъ полъсовщика! О, вакъ сладки были эти первые, сначала непород. ные, чистые и подъ конецъ преступных поцълуи; какъ разгорались глаза Авюги какъ трепегали ея едва образовавнияса верси, когда горячая рука Юрія смтло обхезтывала неперетянутый станъ ел, едва прикрытый посконнымъ влатчатымъ платьемъ. когда уста его внивались въ ел грудь, опаденную солнечнымъ зноемъ.

Но ему говорять, что пора служить. онъ спрашиваетъ, зачемъ? Ему грозно отвъчають, что 15-ти лъть его отепъ быль сержантомъ гвардін, что ему уже 16-ть итакъ... итакъ, заложили бричку, посащи съ нимъ дядьку, дали 20 рублей на дорогт и большое письмо къ какому-то правнучатному дадюшкъ... ударилъ бичъ, колокольчить зазвенълъ... прости, воля и рощи, и поль прости счастье, прости, Анюга! Садась въ бричку, Юрій встрътиль ен глаза, неподвижные, полные слезами; она изъ-за дверей дозго на него смотръла .. онъ не могь рашиться подойти, поциловать въ послидній разт ея блідныя щечки, онъ какъ вихорь промчался мимо нея, вырвалъ свою руку ил холодныхъ рукъ Анюты, которая мечталь хоть на минуту остановить его... - О, папой звърской холодности она приписала мой поступокъ, какъ смъло она можетъ теперьпрезирать меня! - думалъ онъ тогда... но что же! Онъ ее увидълъ 6 лътъ спуста... уви она сдълалась дюжей толстой бабою; онъвндълъ, какъ она колотила слюнявыхъ ребять, мела избу, бранила пьяниго мужа самыми отвратительными ръчами... очаровани разлетьлось, какъ дымъ; настоящее отравадо предесть минувшаго. Съ этихъ поръ онъ не могъ вообразить Анюту иначе, какъ радомъ съ этой отвратительной женщиной; онъ долженъ былъ изгладить изъ своей измяти, какъ умершую, эту живую, черноглазую, чернобровую дівочку... и принесьяту жертву своему самолюбію, почти безъ всякаго сожальнія.

Между тъмъ заботы службы, новыя лица, новыя мыели побъдили въ сердцъ Юрія первую любовь, изгладили въ его сердив первое впечатлъніе... Слава! вотъ его кумиръ... Война!.. вотъ его наслажденіе... Iloходъ въ Турцію... О! какъ онъ упитаеть кровію невърныхъ свою острую шпагу, какъ гордо онъ станетъ попирать разрубленныя, низверженныя чалмы поклонниковъ корана! Какъ счастливъ онъ будетъ, когда савъ Суворовъ ударить его по плечу и молвить: - молоденъ, хватъ! лучше меня!.. Помилуй Богъ!-О, Суворовъ, върно, ему спажеть что-нибудь въ этомъ родь, когда онъ первый взлетить, сквозь огонь и градъ пуль гурепкихъ, на окровавленный валъ и, колеблясь, истекая кровью оть глубокой, хотя бездъльной раны, водрузить въ чужую землю первое знамя съдвуглавымъ орломъ! О, какія поздравленія, какія объятія послі.

Но войска перешли черезъ границу русскую-и пылають села невърныхъ на берегу Дуная. который, подмывая берега свои, широкой зеленой волной катится чрезъдивія поляны... О, какъ жадно вдыхаль Юрій этотъ теплый, ароматный воздухъ, какъ страстно онъ кидался въ шумную стычку, съ вакимъ наслаждениемъ погружалъ свою шпагу во внутренность безобразнаго турка, который, выворотивъ глаза, съ судорожнымъ движеніемъ кусаль и грызъ холодное желтао! По кто эта плънница, которую такъ бережливо скрываеть онъ въ шатръ своемъ отъ взоровъ товарищей, любонытныхь и нескромныхъ? Кто она? О, это тайна! тайна, которую знаеть лишь онъ да Богъ, если Богу есть какое инбудь дъло до сердца человъческаго.

Онъ нашелъ ее полуживую, подъ пылающими угольями разрушенной хижины; неизтиенимая жалость зашевелилась въ глубина души его, и онъ подняль Зару-и съ -эн аликсап отэ ча вынж вно чоон ахите арима и преврасна, какъ ангелъ; въ ел чертахъ все дышало небесной гармоніей, ел плитенія говорили, ен глаза ослініли волшебнымъ блескомъ, ел бъленькая ножка, исчерченная лилсвыми жилками, была воехитительна, какъ фарфоровая игрушна, ен смугловатая твердая грудь воздымалась оть малейшаго вздоха... Страсть блистала во всемъ: въ слезахъ, въ улыбкѣ, въ сакой неподвижности; судя по ея наружности, она не могла быть существомъ обыкновеннымъ: она была или божество, или демонъ; ел душа была или чиста и ясна, какъ веселый лучъ солнца, отраженный слезою умиленія, или черна, какъ эти очи, какъ эти волосы, разсыпающіеся подобно волонаду по пруглымъ бархатнымъ плечамъ... Такъ думалъ Юрій, и предался прекрасной мусульманкт, предался и тъломъ, и душою, не удостоивъ будущаго ни единымъ вопросомъ. Прошли двъ недъли, и опъ еще не быль утомлень сладострастіемъ, не быль пресыщенъ поцълуями... О, друзья мон, это не шутка: двъ недьли!

Однажды... о, какъ живо теперь въ его памяти представляется эта грозная почь... Юрій спаль на мигкомъ коврѣ въ своей на-

латкћ; походная памиада догорала въ углу, и по временамъ невърный блескъ пробъгалу по полосатымъ стънамъ шатра, освъщия серебряную отдълку инстолетовъ и сабель, отонтыхъ у врага и живописво развъщанныхъ надъ ложемъ юноши. Юрій спаль, во вдругъ, какъ ужаленный скорпіономъ, пробудился; на него были устремлены два черные глаза и свътлый винжаль! Адь и проклятіе! еще вчера онъ ненасытно лобзаль эти очи, еще вчера за эту маленькую ручку онъ бы отдаль все свое имущество! Въ одно мгновение вырваль онъ у Зары смертоносное орудіе и кинуль далеко оть сеолпо турчанка не испугалась, не смутилась. она тихо отошла, сложила руки и склоинда голову на грудь, готовая правать заслуженную казнь, готовая слушать безмольно всь упреки, всь обиды... о, въ ней точно кипъла южная кровы!

— Неблагодарная зика! — восилнинуль Юрій: - говори, разв'я смертью шлатить у васъ за жизнь? Разв' на вст мон ласки ты не знала другого отвъта, какъ ударъ кинжала? Боже! Создатель! такая наружность в гакая душа! О, если все твои ангелы похожи на нее, то какал разница между адомъ н раемъ? Иттъ, Зара! иттъ! это не можеть быть... отвічай сміло: я обманулся, это сонь, я болень, я безумень! говори, чего ты хо-

— Я хочу свободы, —отвъчала Зара.

— Свободы!.. а! и тебъ наскучиль... ты вспоминла о своихъ минаретахъ, о своей хижинъ-но они сторъзи... съ той поры мол палатка едълалась твоей отчизной... Но ты хочены свободы... ступай, Зара!.. Божій міръ великъ, найди себъ домъ, друзей... ты видинь, и безь моей смерти можно получить свободу...

Молча Зара вышла; онъ долго следоваль за нею взоромъ и мечтою; лува озаряда ен дливное покрывало, которое, какъ бълый туманъ, обвивалось вокругъ ся гибкаго стана; она, какъ призракъ, неслышно скользила по травъ... вотъ сврылась вдали за палатвой... вотъ мелькнула и снова скрылась... прощав. Зара! прощай, роза Гулистана! прощай навъяп!

На другой день, рано угромъ, бледный, съ мутнымъ взоромъ, безпокойный, накъ хащный звёрь, рыскаль Юрій по лагерю... Все было спокойно, солние только что начинало разгораться и провикать одежду... вдругъ въ одномъ шатръ Юрій слышить ропоть поцълуевъ, вздохи, стоиъ любви. смъхъ и снова поцълуи; онъ прислушивается... онъ видитъ щель въ разорваниомъ полотит, непреодолимая сила приковала его пъ этой щели... его взоры погружаются во возгранность подозрительнаго шагра... Боже

правый!.. онъ узнаеть свою Зару въ объятіяхъ артиллерійскаго поручика!

Онъ не былъ метителенъ, но злоба, по глубовая печаль проникла въ его душу... онъ много, много плакалъ... хотълъ умеј етьи не умеръ, ръшился забыть Зару и... друзья мон... забылъ ее!

Наконецъ кончилась война; знамена русскія, пошумѣвъ вадъ берегами Дуная, свернулись; возвратись на родину, Юрій ръшилси истить изманой всамъ женщинамъ вмасто одной-чрезвычайно покойная и умная выдумка!. Не одна 30-ти латвяя вдова рыдала у ногъ его, не одна богатал барыня сыпала золотомъ, чтобъ получить одну его улыбку... Въ столицъ, на пышныхъ праздникахъ, Порій съ влобною радостью старался ссорить своихъ прасавицъ и потомъ, когда онъ замѣчалъ, что одна изъ нихъ начинала изпемогать подъ бременемъ насмъщекъ, онъ подходиль, склоиялся къ ней, съ этой небрежной ловкостью самодовольнаго юноши, говорилъ, улыбался... и всъ ел соперницы блъднъли. О, какъ Юрій забавлялся сей тайной, но убійственной войною! По что ему осталось отъ всего этого? воспоминанія? да, но какія? горькія, обманчивыя, подобно плодамъ, растущимъ на берегахъ Мертваго моря, которые, блистая румяной корою, таять подъ нею пепелъ, сухой, горичій пепелъ! И нынк сердце Юрія всякій разъ при мысли объ Ольгь, какъ трескучій факель, окропленный водою, съ усиліемъ и болью разгоралось; неровно, порывисто оно билось въ груди его, какъ липенокъ подъ ножемъ жертвоприносвтеля. Онъ смутно чувствовалъ, что это его последняя страсть, узель, который судьба, не умъл расплесть, перерубить, подобно Алевсандру.

## ГЛАВА ХХ.

бедосей, не бывъ никъмъ замъченъ, пробрался черезъ гумна и, наконецъ, спустится въ знакомый намъ овражекъ, перелъзъ черезъ илетень и приблизился къ банъ. Но что же? въ эту ръшительную минуту внезапный туманъ покрылъ его мысли; казалось, незримая рука отгалкивала его отъ низенькой двери и вийсти съ этимъ онъ не имиль силы уда итъся, какъ боязливая итица, очарованная магнетическимъ взоромъ змън. Съ минуту онъ оставался недвижимъ, но вдругъ опомнился, толкнулъ дверь-и вошелъ; но переступая черезъ порогъ, онъ оглянулся и ему показалось, что черная тънь мелькнула за рабиновымъ кустомъ; онъ не успълъ различить ел формы, но табное предчувствіе говорило ему, что это или злой духъ, или злой человъкъ. Когда Оедосей, пройдя черезъ съви, вступилъ въ баню, то остановился, пораженный смутнымъ сожалениемъ; его ди

кое и грубое сердие сжалось при видь такихъ прелестей и такого страданія: на полу сидъла, или лучше сказать, лежала Ольга преклонивъ голову ил нижнюю ступень полка и поддерживая ее правою рукою; ея небесныя очи, полузакрытыя длинными шелковыми расницами, были неподвижны, какт. очи мертвой, полны этой мрачной и тапаственной поэзін, которую такъ нестройно такъ обильно изливаютъ взоры безумных, Можно было тогчасъ замѣтить, что съ павнихъ поръ ни озна алмазная слеза не прокатилась подъ этими атласными въками, окруженными легкой коричневатой тынью; всь ея слезы превратились въ ядъ, который неумолимо грызъ ел сердце; ржавчина грызеть жельзо, а сердце 18-лътней дъвушки такъ мягко, такъ нежно, такъ чисто, что каждое дыханіе досады туманить его какъ стекло, каждое прикосновение судьбы оставляеть на немъ глубокіе слъды, какъ бъдный пъшеходъ оставляеть свой следь на золотистомъ дие ручья Ручей — это недежда; покуда она свътла и жива, то въ нъсколько мгновеній следы изглажены, по если однажды надежда испарилась, вода утекла, то кому нужда до этахъ ничтожныхъ следовъ, до этихъ незримыхъ ранъ, покрытыхъ одеждою приличій.

Холодна, равнодушна лежала Ольга на сыромъ полу и даже не пошевелилась, не приподняла взоровъ, когда вошелъ Оедосей. Фонарь съ умирающей своей свъчою стояль на лавкъ и дрожащій лучь, прорываясь сквозь грязныя зеленыя степла, увеличиваль блідность ел лица; бладныя губы казались зеленоватыми; полураспущенная коса бросала зеленоватую тънь на круглое гладкое плечо, которое, освободись изъ плана, призывало поцалуй; душегръйка, смятая подъ нею, не прякрывала болъе высокой роскопной груди; два мягкіе шара, білые и хаздные какъ снігь, почти совствиъ обнаженные, не волновались какъ прежде: вворъ мужчины безпрепятственно покоился на нихъ, ни малъпшая краска не пробъгала ни по шет, ни по ланитамъ. Женщина, [только] потерявъ надежду, пожеть потерять стыдъ - это непонятное, врожденное чувство, это невольное сознание женщины въ неприкосновенности, въ святости своихъ тайныхъ прелестей.

Спрятавъ ноги подъ длиншое платье, лежала Ольга, и въ недоумъніи передъ нею стоялъ уполномоченный посланникъ Юрія; наконецъ, онъ нетерпъливо дернулъ ее за

Вставай, вставай—время дорого.

— Ты опить здась!-простонала она, не приподнимая головы.

— Какой чоргь опять! да ты меня ве узнала, што ли? Вставай — время дорого! 10рій Борисычь ждеть за гумнами... неравно какть Геркулесть, поб'ядпацій актя: улыбка, безь меня что случится...

 — 0, не называй его! ты хочешь меня обмануть... это какая нибудь адекая западвя... О. Вадимъ, дай мит по прайней мъръ умереть въ покоћ ... тебъ судьба за меня отплатитъ...

-- Что ты, матуника, брединь? помилуй... папой тутъ Вадимъ? я Оедосей — чай, меня не забыла... Да вставай... баринъ остался

единъ... а время опасное ...

Какъ пробужденная отъ сна, вскочила одьга, не въря гласамъ своимъ; съ минуту пристально вглидывалась въ лицо съдого довчаго и наконецъ воскликнула съ внезапвымъ восторгомъ:-такъ онъ меня не забыль! такъ онъ меня любить? любить? онъ хочеть бъжать со мною, далеко, далекој - и она прыгала и едва не цъловала шершавыя руки охотника - и смъядась, и плавала... — пътъ, — продолжала она, немного усполонинись, — нътъ! Богъ не потериитъ, тюбъ люди насъ разлучили, вътъ! Онъ мой, ной, на землъ и въ могилъ, вездъ мой; я вупила его слезами вровавыми, кольбами. тоскою, онъ созданъ для меня, нътъ! онъ не могь забыть свои клятвы, свои ласки...

— Я этого ничего не знаю, — прервалъ хладнокровно Федосей, — ужъ вы тамъ съ вариновъ согласитесь, какъ хотите, купить пли не купить, а я знаю только то, что намъ пора... если ужъ не поздно...

— Но куда? какъ?

— Ужъ это мое дъло! провалъ побери... развъ не върншь?

— ведосей, если ты обманываешь, обо-

рони Боже... — Что я за басурманъ... да скорће... Юрій Борисовичъ ждеть васъ за гумнами на дорогь.. чай, глазыньки проглядъль...

- И готова...

Федосей, подавъ ей знакъ молчать, приблизился въ двери, отворилъ ее до полосины и высунуль голову съ намфреніемъ осмотръть, все зи кругомъ пусто и тихо. Доволіный своимъ обзоромъ, онъ, покашлявъ, проворчаль что-то про себя и ужъ готовился совершенно расклопнуть дверь, какъ вдругъ онь ахнуль, схватился рукой за шею, вытанулся и въ судорогахъ упалъ на землю; что-то мокрое брызнуло на руки и на грудь Ольги... она затряслась всъмъ тъломъ... хотыя кричать.. не могла... Передъ нею Седосей плаваль въ крови своей, грызъ землю и спребъ ее ногтими, а водъ нимъ съ топоромъ въ рукъ, на самомъ порогъ, стоялъ явито еще ужисние, чвыть умирающий: онъ степлъ неподвижно, смотрълъ на Ольгу глазами коршуна и јказывалъ пальцемъ на окровавленную землю; онъ торжествоваль,

ядовито - сладкая улыбка набъгала на его прасныя губы: въ ней дышала то гордость, то презраніе, то сожальніе-да, сожальніе палача, который не по собственной воль, но по повельнію высшей власти наносить

скертный ударъ.

— Ты видинь! - сказаль, наконень, Радинь СЪ ГЛУХИМЪ СМЪХОМЪ, - Я СДЕРЖАЛЪ СВОЕ ООЪщаніе... это онъ! не бойся взглянуть на искаженныя черты изкогда молодого, свът што лица... Это онъ.!.. тогь самый, чья голова поконлась на груди твоей, кто на губахъ твоихъ замираль въ упосній, кто за одинъ твой нъжный взглядь оставиль домъ, отца и мать, - для кого и ты бы ихъ нокинула, если бъ имъла... Это онъ! бъдный, глупый юноша! который такъ гордился своимъ деорянскимъ происхожнения, который съ такимъ самодовольствіемъ носиль свой зеленый раззолоченный мундиръ, который, опруженный лестию, сыпаль деньги своимъ льстенамъ, не требуя даже благодарности, которому стоило тельне ингнуть, чтобъ женщина винулись въ его объятія - ди! - что же онъ теперы! опровавленный прахы! бездушный чурбанъ, не чувствующій даже обяды, — и Вадимъ толкнулъ ногою охладъвшій трупъ п продолжаль: -- какъ отгратителенъ теперь онъ полженъ быть... посмотри, Ольга, я не хочу смагчать душу этимъ зрълищемъ; посмотри, какъ хороши его закатившіеся бълые глаза.. Тьорецъ небесный!.. кто же все это сдълалъ, кто превратиль прекрасное создание Бога въ глыбу грязи? кто напиталъ эти кудри багрянымъ напиткомъ? ито разбрызгалъ по стывь этогь былый, чистый мозгъ?.. кто?.. я, я, я! ха! ха! ха! презрънный націй, безсильный рабъ, безобразный горбаты! да! да! неужели это такъ удивительно? . Я говорилъ тебъ, Ольга, не люби его! ты не послушалась; ты, какъ обыкновенная женщина, прельстилась на золото, красоту и пышныя объщанія; ты мит не повърила: онъ объщаль тебъ счастіе-мечту, а п объщаль месть и върную месть. Ты выбрала первое; ты смъла помыслить, что люди могугъ противиться судьбъ, будто бы я ужъ такъ давно отвергнугъ Богомъ, что онъ захочеть мив отказать въ первомъ, последнемъ, единственномъ удовольствін. Я твой братъ, Ольса, брать! госполянь, повелитель, царь твойнасъ только двое на свъть изъ всего семейства-мой путь долженъ быть теопиъ; напрасно ты кечтала разорвать слабой рукой то, что свизала природа: глъ бущуеть мол ненависть, тамъ не цвъсть любви твоей...-Онъ на минуту замолиъ, его волосы стопли дыбомъ, глаза разгорались какъ уголья, и рука, простертая къ Ольгв, дрожала на воз-

духћ; онъ поставилъ ногу на грудь мертвецу такъ кринко, что слышно было, какъ захрустьли кости, и, принявъ торжественный видъ жреца, произнесъ:-Свершилось-первое мое желаніе - онъ палъ, воть онъубійца монхъ надеждъ; воть онъ, губитель моего перваго блаженства-ненавижу тебя и въ могилъ, и берегись, если мы когданибудь встратимся на томъ свата! А ты, Ольга, — ты ступай, куда хочешь, между нами всь счеты кончены; я тебь заплатиль - живи, умри-мит все равно - прощай, сестра!прощай и ты, бъдный юноша!

663

И Вадимъ, пожавъ плечами, приподнялъ голову мертваго за волосы, обернуль ее къ фонарю, взглянуль на позеленъвшее лицовздрогнулъ, взглянулъ еще ближе и пристальнъе — вдругъ закричалъ и отскочилъ какъ бъщеный — голова, выпущениал изъ рукъ, ударилась о землю какъ камень; это было мгновеніе, но въ семъ мгновеніи заключалась цълая и ужасная драма, Вадимъ, обманутый въ послъдней надеждъ, потерялся; онъ не могъ держаться на ногахъ: бывдный, страшный, онъ присълъ на скамью-и какъ вы дукаете, что онъ дълалъ? плакалъ; да, илакаль, какъ ребенокъ, горькими слезами.

Онъ сидълъ и рыдалъ, не обращая вниманія на на сестру, ни на мергваго: Богъ одинъ знастъ, что тогда происходило въ груди горбача, потому что, закрывъ лицо руками, онъ не произнесъ ни одного слова болье... онъ, казалось, поняль, что теперы боролся уже не съ людьми, но съ Провидъніемъ, и смутно предчувствовалъ, что если даже останется побъдителемъ, то слишкомъ дорого купить побъду; но непоколебимая желізная воля составляла все существо его, она не знала ни преградъ, ни остановокъ, стремясь къ своей цъли! Такъ неугомонная волна день и ночь безъ устали хлещеть и лижеть граничный берегь: то старается вспрыгнуть на него, то снизу подмыть и опрокинуть; долго она трудится напрасно, каждый разъ отброшена въ дальнее море... но ничто ее не можетъ успоконть: и вотъ проходять годы, и подмытая скала срывается съ берега и съ гуломъ погружается въ бездну, и радостныя волны плишуть и шумять надъ ел могилой.

И въ самомъ дълъ, что можетъ противустоять твердой волѣ человѣка? Воля заключаеть въ себъ всю душу: хотъть-значить ненавидъть, любить, сожалъть, радоваться, жить; однимъ словомъ, воля есть нравственная сила каждаго существа, свободное стремленіе въ созданію или разрушенію чегонибудь, отпечатокъ божества, творческая власть, которая изъ ничего созидаеть чудеса... 0, если бъ волю можно было разложить на

пифры и выразить въ углахъ и градусать какъ всемогущи и всезнающи были бы ко

Не знаю, скол ко часовъ сидълъ въ 25. бытьи Вадимъ, но когда онъ поднязъ гозову то не нашель возла себя сестры; сваль вътеръ утра, прорываясь въ дверь, шерь лилъ платьемъ убитаго и по временавъ, казъ лось, что онъ потрясалъ головой: такъ вы соко взвъвались рыжіе волосы на чель его увлаженномъ густой, полузацениейся провы Вадимъ холодно взглянулъ на Оедосел, по качалъ головой съ сожальніемъ, переши, нулъ черезъ протянутыя ноги п пошель скорыми шагами вдоль по оврагу. Востот бълълъ примътно, и розовый блескъ зувет обрисовываль нижніл части большого съраго облака, которое, имъл видъ коршуна съ растянутыми крылами, держащаго зилю въ когтяхъ своихъ, покрывалъ всю восточную часть небосклона; фантастически отдълались предметы на дальнемъ небосилонъ, и высовів соены и березы окрестныхъ лѣсовъ чернъл. какъ часовые на рубежъ земли; природа была тиха и торжественна, и холмы вачинали озаряться сквозь бълый туманъ, какъ иногда озаряется лицо невесты сквозь брачное покрывало; все было свято и чистоа въ груди Вадима какал буря!

TAABA XXI.

Было около двухъ часовъ пополудии; сольце медленно катилось по жаркимъ небесами и гибкіе верхи деревъ едва колебались, верешентываясь двугъ съ другомъ; вътустомъ лѣсу парѣдка попъвали странствующія штицы, изръдка, въщал кукушка повторяла свой унылый нашквъ, мфрный, какъ бой часовь въ сырой готической заль. На муравъ, подъ огромнымъ дубомъ, опруженные часто-силетеннымъ кусторникомъ, сидъл два человъка: мужчина и женщина; ихъруки были исцарананы колючими вътвини, и платья изорваны въ долгомъ странстви. сквозь чащу; усталость и печаль наображались на ихъ лицахъ, молодыхъ, преврасныхъ.

Молодая женщина, скинувъ обувь, измойшую оть росы, обтирала концомъ большого платка розовую маленькую ножку, едез разрисованную лиловыми тонкими жилезми, украшенную нъжными прозрачными воготками; она по временамъ поднимала голову, отрахнувъ волосы, наспадающие на лицо, и улыбалась своему спутнику, когорый, облокотись на руку, кидаль разсынные взгляды то на нее, то на неоо, то вы чащу лъса. По временамъ онъ наморщиваль брови, когда мрачная мысль прокрадывалась въ умъ его; по временамъ неожиданная влажность покрывала его голубые глазаи если въ это время они встръчали радужную улыбку подруги, то быстро опускались, какъ будто бы поражениме приимъ лучомъ

\_ 1ы задумчивъ! сказала она, - но отчего?- опасность прошла; я съ тобою... ничто не противится нашей любви, небо ясно, Богь милостивъ!... зачъмъ грустить, Юрій!это правда, мы скитаемся въ лъсу, какъ двије звъри, но за то, какъ они, спободныпустыня будеть нашимъ отечествомъ, Юрій, а этсныя штины— нашими наставниками; посмотри, какъ онъ счастлием въ своихъ отврытыхъ тасвыхъ гизадахъ...

— Да, — отећчалъ Юрій, — счастливы! и я возлъ тебя счастливъ! По твои шутки

иногда для меня мучительны!...

— Развъ лучше, если я буду плакать!... — Ольга! ты мой ангель утъщитель! О. если бъ ты знала, какія грозныя предчувствія тъснятся въ душъ моей: и вакъ было не отгадаті, что это случится, когда самые ужасные слухи такъ нагло разливались въ народъ? (тчего они тогда казались намъ невъроятвы? а теперь русскіе дворяне гибнуть и скрываются въ лъсахъ отъ простого вазака, подлаго самозванца и толцы провожадныхъ разбойниковъ! Всѣ, которые досель готовы были приовать наши подошвы теперь поднялись на насъ, о, змън змън Если бъ я зналъ, я бы раздавилъ васъ... и пдругъ, въ одну ночь, все погибло... кать, отекъ, имущество, родная кровля... все отвято... зайсь ждегъ голодъ, холодъ жизнь вишаго — а тамъ висълина, пытки, позоръ... Боже! что мы сдълали? - о, казни меня самъ, но зачёнъ поручать орудье казни этой грязной, подлой толив рабовъ?

— Юрій! успокойся... видинь, я равнодушно смотрю на потерю всего, кром твоей нъжности... И впарала кровь, видъла ужасныя вещи, слышала слова, которыхъ бы ангелы испугались... но на груди твоей все забыто. Когда кы переплывали ръку на конь, и ты держаль кеня въ своих, обънтіяхъ такъ крћико, такъ страстно, я не позавидовала бы ни царипъ, ни райскому херувиму... Я не чувствовала усталости, слъдул за тобой сквозь колючій кустарникъ, перелізая поминутно чегезь опровинутые рогатые пни... Это правда, у меня нътъ ви отца, ни матери... При сихъ словахъ, произнесенныхъ безъ укысла, она побледивла и замолкла, какъ будто сама испугалась ихъ. Юрій обхватиль ен мягкій стань, приклониль къ себъ и поприобаль ее въ шею: дъвственныя груди облились румянцемъ и ваволновались, старансь вырваться изъ подъ упракой одежды... О, сколько сладострастія дышало въ ен полураспрытыхъ пурпуровыхъ устахъ! Онъ жадно призъпился къ

нимъ, лихорадочная дрожь пробъжала по его тыу, томный вздохъ вырвался изъ груди...

— Ты права! - говориль онь, - чего мев желать теперь? Пускай придуть убійны... и быль счастливъ!.. чего болье или мени... и видаль смерть близко на ратномъ поль, но не боялся... и теперь не испугаюсь: я мужчина, я твердъ душой и тъломъ, и до конна не потерию надежды спастись виботь съ тобою... По если надобно умереть, я умру не вздрогнувъ, не простонавъ... изинусь никто подъ небесами не скажеть, что твой другъ склонилъ колъни передъ низкими палачами...

Въ такихъ разговорахъ пролегълъ часъ; они встали и пошли на востокъ, углублянеь вы льсь болье и болье; воть подошли въ оврагу, и Юрій запѣтиль изломанныя вътви и слъды человъка на сухихъ и гинлыхъ листахъ, конии устана была земля

— Пойдемъ по этому слъду, Ольга, -- свазалъ овъ, подумавъ немпого, -- овъ приве деть насъ куда-нибудь... быть можеть нь

мъсту спасенія...

- Чего болться? пойдемъ.. умереть съ голоду хуже; а если богъ сохранилъ насъ досель, то это значить, что онъ хочеть быть нашимъ спасителемъ идалъе... перекрестись. и поплемъ...

Нъсколько времени они шли, прилежно разбирая слевы, мъстами засынанные свъжими листьями и забресанные сухниъ валежникомъ; наконецъ, послъ долгихъ и угомительныхъ резысканій, они выбрались на небольшую поляну, на которой, кежду насколькими деревами, возвышались намъ уже знаковые три кургана.

— Что это значить?—восиливнуль Юрін, замътнеъ червъющіеся выходы нещеръ.

— Постой, постой, Юрій... такъ точно .. благодари провидъніе... мы спасены.

— По что такое? я не понямаю тебя! — Я слышала много разсказовъ про эти пещеры, Юрій; подъ этими курганами таятся глубокіе подземные ходы, куда тольке самые смълье охотники пропредывались... но намъ чего бояться? это мъсто безонасите

самаго пръцкаго терема.

— Въ саномъ деле, — отвечалъ Юрій, осматривая мъсто, если вев эти разеназы справедливы, то мы спасены; остается только знать, не прячется ли въ вихъ дивій медведь... или другой негостепримный пу-

Подобдя из одному изъ отверетій Чортова стынникъ... Логовеща, Юрію повазалось, что слышить запахъ дыка; онъ всунулъ туда головуточно! но что это значить? ужъ не занити ян ихъ явартира? — Онъ сообщиль свое важичание Ольгъ: она испугалась, схватили его за руку и, какъ будто въ этой пещеръ скрывалось грозное чудовише, съ трепетомъ воскликнула:-Пойдемъ отсюда... пойдемъ... не медли ни минуты...

— Идти... но куда же? ты забыла, что у насъ кромъ синяго неба и тембаго лъса нътъ ни кровли, ни пристанища. И чего бояться? это явно, что въ пещеръ есть жители... Ито они таковы? что намъ за дъло... если они разбойники, то имъ нечего съ насъ взять,... если изгнанники, подобно намъ, то еще менње причинъ къ боязии... къ тому же въ теперешнія времена злодін и убійцы не боятся смотрать на красное солнце, не стыдатся показывать свои лина въ народъ...

 то я боюсь, Юрій, твой убъжденія ничтожны - я боюсь...

И она, какъ пугливое дитя, уцъпилась за его руку и, устремивъ на него умоляющій взглядь, то улыбалась, то готова была за-

- Ты ребеновъ! стыдись...

— Я не знаю ин стыда, инчего... ради любви моей, не ходи въ пещеру, пойдемъ далье... это западня... какъ тамъ темно, какъ

— Послушай... если мы пойдемъ далфе, то, не зная окрестностей, забредемъ Богъ знаетъ куда и пепадемся въ руки казиковъ; тогда и неизбіжно погибъ-разві ты кочешь моей смерти?

— Юрій... и ты смѣешь дѣлать такіе во-

буреть, что суждено!

просы? — Итакъ, пусти меня... или лучше пойдемъ выйсти въ это подземелье, и пусть

Съ сими словами, вынувъ шпагу, онъ на кольнахь вползъ въ одно изъ отверстій, держа передъ собою смертоносное оружіе и, ощунью подвигаясь впередъ, дошель до того міста, гді можно было идти прямо; сырой воздухъ могилы проникъ въ его члены, отдаленный ропотъ пачалъ поражать его слухъ, постепенео увеличиваясь; порою дымъ валилъ ему навстръчу, и вскоръ передъ собою, хотя въ отдаления, онъ различилъ слабый свъть огня, который то вспыхиваль, то загиралъ; сердце его забилось ожиданіемъ; она началъ подвигаться тише, стараясь произвесть какъ можно менте шуму и готовясь въ отчаянному сопротивлению, въ случат неожиданнаго нападенія хозяевъ этого мрачнаго жилища, даже если бы то были существа безплотныя, духи зла и обмана.

Когда Юрій вошель въ круглую залу, неровно освіщенную трескучимъ огонькомъ, разложевнымъ у подошвы четвероугольнаго столба, то сначала овъ вичего не могъ различить; пожирая и сколько сухихъ смолистыхъ вътвей, огонь прио вспыхнвалъ, бросая прасныя пекры вокругь себя, а дынь елоями разстилался по всему подземелью Юрій остановился на минуту, чтобъ хорошенько осмотраться, и когда глаза его привыкли немного къ этой смрадной и туманной атмосферт, то онъ замътилъ въ одной изъ впадинъ стѣны что-то похожее на дицо человъка, который, прижавшись въ земль казалось, не обращаль на него вниманія Юрій рашился подойти поближе и, приготовившись къ защигъ, закричалъ громовымъ голосомъ:

— Бто здъсь?.. вставай!.. что ты за человекъ?.. другъ или недругъ?.. отвъчай сто минуту, или будеть худо!

Пеизпъстный приподнялся, вздрогнуль. потеръ глаза и схвативъ огромную дубину. лежавшую у вогъ его, размахнулся, не отвъчая на слова; окруженный дымомъ, который, какъ извъстно, имъеть свойство увеличивать предметы, и озаренный неровнымъ свътомъ огня, житель пещегы казался, въроятно, несравненно страшиће и огромиће, вежели быль въ самомь діль.

Юрій, видя неравенство борьбы и не надъясь отразить ударъ дубины тонкой стальной шпагой, отскочиль проворно назадь; дубина упала на огонь; красные уголья в дымныя головешки съ трескомъ полетам во всъ стороны.

Остановись, – сказалъ Юрій, – или я

тебя пронижу насквозь.

Пезнакомецъ, какъ будто пораженный его голосомъ, остановился, началъ вематриваться и произнесъ довольно невнятно: -

Въ эту минуту яркій лучь догорающаго огня озарилъ лицо Юрія: незнакомецъ-отецъ, не дождавшись отвъта, кинулся къ вему и заревель хриплымъ голосомъ: - сынъ мой!

Они упали другъ другу въ объятія; они плакали отъ радости и отъ горя. И волчица прыгаетъ, и всетъ, и мотаетъ пунистымъ хвостомъ, когда найдетъ потеряннаго волченка, а Борисъ Петровичъ былъ человъкъ, какъ вамъ это извъстно, то есть животное, которее ничьмъ не хуже волка, по кракнен мфрь такъ утверждають натуралисты и фидософы... и эти господа знають природу человъка столь же тверде, какъ мы гръшные ваши утреннія и вечернія молитвысравнение чрезвычайно справедливое.

Между тъмъ отенъ и сынъ со слезами обнимали, цъловали другъ друга и не замъчали, что недалеко отъ нихъ стояло существо, имъ совершенно чуждое-существо забытое, но прекрасное, нажное, - женщина съ огненной думой, съ душой чистой и свътлой, какъ алмаоъ; не замъчали они, что

важдая ихъ ласка или слеза были для нея схватиль его за руку... Опомвясь въ ту же убійственніе, чімь ядь и кинжаль; она также плакала, но одна, одна, какъ плачегъ изгнанный херувимъ, взирая на блаженство своихъ братьевъ сквозь ръшетку райской

Богда Борисъ Петровичъ разсказалъ сыну, накимъ образомъ съ помощью бъдной и гостепріниной солдатки онъ быль отведень въ это уединенное убъжище, то прибавиль; -Я решился запсь оставаться, пока все не утихнеть. Войска разобыють бунговщиковъ въ пухъ и въ прахъ-это необходимо. Но что можемъ мы сдълать вдвоемъ, безъ оружіл, безъ друзей... окруженные рабами, которые рады отдать все, чтобъ посмотрать, вакъ трупъ ихъ прежняго господина мотается на висълиць?.. адъ и проклятіе! вто бы ожидаль!..

- Помилуйте, батюшка! невозможно, чтобы до васъ не доходили слухи, различые такъ изобильно въ нашемъ глупомъ народъ!

- Слухи, слухи! а ито имъ върилъ? напасть Божія на насъ гръшныхъ, да п только!.. Жини теперь, какъ красный звърь въ зимней берлогъ, и не смъй носа высунуть... сван, не пей, не ъшь, пока чужой мальчинка, очень непадежный, не принесеть тейт куска хлъба... Вогъ онъ сказаль, что будеть сегодия по утру, а все въть, какъ ната!.. чай, сольце уже закатилось, Юрій? a, IOpin?

Юрій не слыхаль, не слушаль; онъ держаль бълую руку Ольги върукахъ своихъ, понълуный осущаль слевы, висящія на ел рфенвилхъ... 1.о напрасво овъ старался ее успоконть, обнадежить; она отвернулась отъ него, не отпілала, не шевелилась, какъ восковая кукла; неподвижно прислонившись къ стіні, она старалась вдохнуть въ себя ел холедную влажность. Отчего это съ нею едълалось? какъ объяснить сердке молодой дъвушки: милліонъ чувствованій теснится, кишить въ ен душъ, и нертдко лицо и глаза отражають ихъ, какъ зеркало отражаетъ буквы письма-наобороть!

— Здравствуй, Оленька, — сказаль Борись Петровичъ, подойля къ нимъ: - ты въ пору зачванилась, не поклонилась миъ, не поздоровалась. Правда, я теперь, какъ ты сама, безъ прова, безъ плущества..

— Развъ и тогда бы за съ вами дасковъе, —

отвъчала она отрывисто.

— А развъ нътъ... Охъ. много воды утекло съ тъхъ поръ, какъ мы съ тобой въ последній разъ поцеловались... ты переменилась, побледивла... а все еще прасавица, хоть

Онт слегка ударилъ ее по илечу и хогълъ куда. взять за подбородокъ, но Юрій, покрасивав,

минуту, онъ тихо отвель руку огна и, отойдя съ нимъ немного въ сторону, сказалъ глухимъ, но внятнымъ голосомъ:

 Если хотите быть монить отномъ, нитть во мит покорнаго сына, то вообразите себь, что эта дъвушка такая неприкосновенная святыня, на когорой самое ваше дыханіе оставить въчныя пятна... Вы меня поняли.. простите меня.. моя кровь кинить при одной мысли... я не мърдю слова на эриннът приличій... вы согласились на ное предложеніе ... въ противномъ случать, все, все забыто.. уважение имветь границы, а любовь-накакихъ.

T.I.A.B.A. XXII.

Что же дълалъ Вадимъ? О, Ведимъ не любиль праздности! Съ восходомъ солния онъ отправилен искать сестру на барскомъдворъ, въ деревиъ, въ саду-везгъ, гдъ только могь предположить, что она проходила или спрягалась. Неудача за неудочей! Досадун на сеоп, онъ задумчиво пощель по дорогь, ведущей въ льсь вимо крестьинскихь гумень; поровнявшись съ инии и случайно поднявъ глаза, онъ видить буланую лешадь вы шлев в и хомуть, привязанную възнору; свъ приближается и замъчаеть, что трава измята у подошвы забора, и вдругь взоръ его упаль на что то пестрое, похожее на кушакъ, повисина между цъпкихъ рецейниковъ... Точно! это вущакъ!.. точно'.. онъ узнатъ, узнатъ! это цватной шелковый кушакъ его Ольги hолой внезапный лучь истивы озариль умъ педальнаго горбача! она бъжала: это ясноно съ къмъ?.. развъ нужно спранивать? О! при одной мысли объ немъ, при одномъ имеви 10 рія, вся провь Вадима превращается въ желчь. — Печего двлать! — думаль гороачь, скрежеща зубами, - тебъ удалось неня поддъть, ты изъ рукъ моихъ вырваль добычу, ты посытался надъ урод ивымъ нищимъ,дерзкій безумець, но будеть и на нашей улиц'й праздинкъ!--()нъ векочить на дошадь и ударами принудиль измученнаго коня скакать по дорога въ селене... въ его головъ уже развились новые планы, новые зажыслы гибели и разрушенія.

Па широкой и единственной улицъ деревни толинася вародъ въ прасдинчныхъ кафтанахъ, съ буйными приками веселья и злобы, вокругъ 30-ти казаковъ, которые, держа коней въ поводу, гордо принимали подарки мужиковъ и тинули ковшами густую брагу. передавая другь другу ведро, въ которое староста по временамъ подливалъ хмельного напитка; дъвки и молодки въ красныхъ и синихъ кумачныхъ сарафанахъ по чегыре и болье, держа другь друга за руку, ходили взадъ и впередъ по улицъ, ухимлиясь и запьвая веселыя ивени, а молодые парии, следуя за ними, перешентывались и порою

громко отпускази лихія шугки на счеть до-

родности и руманца красавицъ; вино и брага

приматно распоряжались ихъ словами и мы-

слими; они примътно позволяли себъ больше

вольностей, чемъ обывновенно, и женщины

были примътно списходительнъй. Но оста-

вимъ буйную молодежь и послушаемъ, объ

чемъ говорили воинственные пришельцы съ

съдобородыми старшинами. Отгадать не труд-

но! Они требовали выдачи господъ, а кресть-

яне утверждали и клялись, что господа скры-

лись, бъжали... увы!-къ несчастию, казаки

были объ нихъ слишкомъ хорошаго митиіл;

они не хотъли даже слышать этого, и уряд-

никъ уже полнималъ свою толстую плеть

надъ головою старосты, и его товарищи ужъ

произносили слово пытки; между тъмъ нъ-

которые изъ нихъ отправились на барскій

дворъ и вскоръ возвратились, таща приказ-

671

673

- Ты у меня запираться...

— Виновать! — опять заревъть приказ. чикъ, - сжальтесь.. я отъ страху не знаю что говорю... я приказчикъ... Если бы я знали гдв господа, такъ я бы самъ ихъ выдаль нашему батюшкъ! я бы самъ полюбовался на ихъ висълицу! я бы самъ ихъ сжегъ на костръ, самъ бы своими руками съ нитъ кожу содраль съ живыхъ ...

— Будго бы! точно ли?

— Да убей меня Богь' если я бы ког. одинъ волосокъ за нихъ отдалъ, злодъевъ! -- Ну, а скажи-ка, отчего у тебл борода

обрита?

 Борода?.. да такъ... а что, родимый? Эй, ребята! а замѣчаю, что это шуть

большой руби...

 Ваше превосходительство! — спазать. приказчикъ, привставъ, съ большею увъренностью, - извольте спросить у всьхъ міраны любилъ ли я господъ своихъ...

- Эй, вы! правду ли онъ говорить? Мужики переминались, почесывали заты-

локъ, капплили.

 Видинь, молчать! — сказаль насмѣшливо Орленко, - да и подозръваю... ужь не самъ ли ты Палицынъ! борода-то мив подозрительна... эй, мужички: какъ вы думаете?

Увы! народъ молчалъ.

Приказчикъ бросилъ отчалнный взглядь кругомъ, но, не встрътивъ нигаъ сожальна, прикусиль губу и, не зная что дълать, закричалъ: - Ахъ, вы нехристи, басурманы... что вы молчите, развъ я не приказчикъ Матвъй Соколовъ; развъ въ первый разъ меня видите... что это вы морочите честныхъ людей... ахъ, вы каналы — развъ забыли, какъ я васъ поролъ... или еще хочется...

Лукавые мужики покашливали; наконець одинъ изъ нихъ, покачавъ головой, молвилъ:-- Пороть-то ты насъ, брать, поролъ... гръшно сказать, лучшаго мы отъ тебя ничего не видали... да теперь-то ты насъ этимъ, любезный, не настращаешь... всему свое время... выше лба уши не растутъ... а теперь не хочень ли на себѣ примърить?

— Что же? ты его признаешь за барина

своего? - спросилъ Орленко.

 Баринъ-то онъ не совсѣмъ баринъ, сказаль мужнкъ, - да яблоко отъ полони недалеко падаетъ; куда попъ-туда и попова собака!

Что жъ п буду съ нимъ дълать?

— А что хочешь, кормилець! намъ все равно... какъ присудишь, - заговорило нъсколько голосовъ.

Прикащикъ упалъ въ ноги уряднику в заревълъ: Смилуйся, отецъ родной, золотоя ты мой, серебряный. . что я тебъ сдълаль?.. всужто нашъ батюшка велись губить вървыхъ слугъ своихъ?.

А на что ему такихъ трусовъ, такихъ бабъ, какъ ты! вашей братьею только улицы востить... Эй, мужички, возьмите его себъ... я вамъ его дарю на живогь и на смерть...

пыланте изъ него, что хотите!

Въ одно мгновение мужики еко окружили съ шумомъ и проплятіями; слова: смерть, висълица, отдълялись по временамъ отъ обшаго говора, какъ въ бурю отдъляются уданы грома отъ шума листьевъ и визга пронзительныхъ вътровъ; всв глаза налились вровью, всъ кулаки сжались, всъ серица азбились однимъ желаніемъ мести; сколько обидь приноминть каждый, сколько способовь придумаль важдый заплатить за нихъ сторицею.

Идругъ толпа раздалась, расхлынулась, вать итногда море, тронутое жезломъ Монсеп, и человъкъ уродливой наружности, небольшого реста, запыленный, весь въ поту, въ изорванной одеждъ, явился передъ каваками... Когда урядникъ его увидаль, то свяль шапку и ноклонился, какъ старому знакомому, но Вадимъ, — нбо это былъ онъ, не замътивъ его, обратился къ мужикамъ и сназалъ - отойдите подальше, мнъ надо поговорить о важномъ деле съ этими молодиами. - Мужики посмотръли другъ на друга и, не замътивъ ни на чьемъ лица желанія противиться этому неожиданному приказу и побъжденные рашительнымъ видомъ страшнаго горбача, отодвинулись, разошлись и въ насколькихъ шагахъ собразись снова въ кучку.

Тогда Вадимъ обернулся къ уряднику.

— Здравствуй, Орленко, — сказалъ онъ отрывното, - звъри и соследиль, а поймать ваше дъло.

— Ужъ ты молодецъ, Красная Шапка, знаемъ мы тебя... Съ этими словами Орлен-

ко ударилъ его по плечу.

Едва примътная тънь неудовольствія пробъжала по лицу Вадима, но обиженная гордость повиновалась необходимости... Какъ быть? этимъ ли еще однимъ онъ пожертво. валь для своей грозной цъли?

— Если хотите, я васъ наведу на следъ Палицына, пожива будеть, за это отвъчаю. только съ условіемъ... и чорть даромъ не

трудится...

— Только укажи следь, - сказаль, улыбансь, Орленко, — а ужъ за наградой дъло не станеть, сколько бы денеть на немъ ни нашли вотътебъпресть десятую долю тебъ

— Денегы! нъть, я не хочу денегь... — Чего жъ ты хочешь... прови?..

— Да, прови! — съ динимъ хохотомъ отвачать горбачь.

— Что жъ, и за эгимъ дъто не станетъ... - 0, я васъ знаю' вы сами захотите потышиться его смертью .. а что мыь толку въ этомъ! что и буду? стоять и смотръть. Нъть, отдайте мнъ его тъло и душу, чтобъ я могь въ одинъ часъ двадцать разъ ихъ разлучить и соединить снова, чтобъ и насытился его мученіями... одинь ... слышите ли... одинъ, чтобы ничье сердце, ничьи глаза не раздъляли со мною этого блаженства... О, я не дуракъ... я вамъ не игруппка... слы-

Пъкоторые казаки были поражены его ужасными словами и мрачнымъ выраженіемъ этого лица, въ которомъ такъ недавно стали отражаться его чувства во всей полнотъ своей! Другіе, переингивалсь, сиъплись надъ странными его телодинженими.

 Ахъ ты уродъ, свазаль урядникъ; ну, кто бы ожидаль оть тебя такую прыты

шите ли!

Вадимъ поблъдивлъ, бросиль на казака тоть взглядь, который быль его главнымъ оружісять, топнувъ ногою, заспрежетать, отвернулся, чтобъ не могли прочитать его овшенства въ багровыхъ дзингахъ. Всъ смотръли на него съ изумленіемъ.

— Коня — запричаль онъ вдругъ, будто пробудившись отъ сна, - дайте мив поня... я васъ проведу, ребята, ны потъщимся виветь ... вамъ вся честь и слава ... мив же ... -Онъ вскочниъ на коня, предложеннаго спу однимъ изъ казаковъ и, махнувъ рукою прочимъ, пустился рысью по дорогъ; мягомъ вся ватага повекакала на коней, раздалея топотъ, пыль взвилась и следъ простыль.

Съ отчанніемъ вы груди смотрыть связанный приказчикъ на удаляющуюся толну казаковъ, умолия взглидомъ неумолимыхъ палачей своихъ; съ дреколіемъ таснились они около несчастной жертвы и холодно разсуждали о томъ, повъсить его или засъчь, или уморить съ голоду въхолодномъ амбаръ; послъднее средство показалось самымъ удобнымъ, и его съ торжествомъ, хохотомъ и пъснями отвели из пустому амбару, выстроенному на самомъ праю оврага, втолинули въ узкую дверь и заперли на замокъ. Ногомъ народъ разсыпался частью по избамъ, частью по улигъ. Всъ сін происшествія заняли гораздо болье времени, нежели намъ нужно было, чтобъ описать ихъ, и уже солнце начинало приближаться къ западу, когда волнение въдеревит утихло; дъвки и бабы собрались на заваленкахъ и запъли праздничныя пъсни; вскоръ стада съ топотомъ, пылью и блепилемъ, возвращаясь еъ паствы, разсыпались по улиць, и ребятишки съ обычнымъ крикомъ стали гонаться за отсталыми овцами, и нивто бы

чика на арканъ. Урядникъ, по прозвание Орленко, мужчина въ полномъ значенін сего слова, высокій, крфикій сложеніемъ, усастый, съ черной бородкой и румяными щекаии, кинуль презрительный взглядь на бладнаго приказчика, который, произносл несвязные слова и возгласы, стояль передъ нимъ на колъняхъ, съ руками, связанными на спинъ; конецъ веревки былъ въ рукъ одного маленькаго рябого казака, который, злобно улыбаясь, поминутно ее подергиваль. — Что это за птица, Грицко́! — сказалъ урядникъ маленькому казаку, - что это за

кликуша?.. отчего реветь, какъ воль? ужъ

не онъ ли здъшній господинъ?

 — А бисъ его знаеть! — отвъчалъ Грицко, - говоритъ, што приказчикъ... въдь отъ этихъ москалей безъ плетки толку не добыенься... я его нашель подъ лавкой въ кухив и насилу выкуриль оттуда головенкой.

Улыбка показалась на устахъ урядника, когда онъ замътилъ опаленные волосы и брови несчастнаго планника, который, не спуская съ него глазъ и переставъ кричать, казалось, старался на лицъ казака прочесть евой приговоръ.

— Такъ ты приказчикъ? — спросилъ Ор-

ленко, обратись къ нему грозно.

Несчастный задрожаль, хотвль что-то вымоленть, и заикнулся.

— Что жъ ты молчинь, собачій сынъ? я тебъ этимъ кинжаломъ расцъплю зубы...

— Виноватъ! и приказчикъ...

 — А! такъ ты виноватъ! – сказалъ Орленко, наморщивъ брови и желая надъ нимъ позабавиться: - въ чемъ же ты виновать? сейчасъ признавайс: .. а не то, видишь! — Онъ пальцемъ указалъ на свои пистолеты.

— Батюшка! нътъ, и ни въ чемъ не виновать! ваше жъ благородіе! помилуй...

не отгадаль, что часъ или два тому назадь на этомъ самомъ мъсть произнесенъ смертный приговоръ цълому дворянскому семей-

ГЛАВА ХХІІІ.

Вадимъ Фхалъ передъ казаками по дорогъ, ведущей въ ту небольшую деревеньку, гдв наканунъ ночевалъ Борисъ Петровичъ. Онъ безмолвствоваль, онъ мечгаль о сестръ, о родной провлъ... онъ прощался съ этими мечтами - навъки! Казалось, его задумчивость, какъ облако, тагогъла надъ веселыми казаками; они также молчали; иногда вырывалось шутливое замъчаніе, за нимъ полвлялись три-четыре улыбки-и только! Вдругъ одинъ изъ казаковъ закричалъ: -Стой, брагцы! Кго это намъ вдеть на встръчу, слышите топоть... видите пыль, тамъ за изволокомъ... ужъ не наши ли это изъ села Краснаго. . то-то и дукаю была пожива,-не то, что мы, - чай, пальчики у нихъ облизать, такъ сытъ будень... Э да посмотрите... въдь точно, видно, они! Ахъ! разбойники... черти их в душу возьми .. Экъ сколько тельгъ за собой везутъ, цълый обозъ!

И точно, толпа, подвигающаяся къ нимъ на встръчу, болъе походила на караванъ, нежели на отрядъ вольныхъ жителей Урала; впереди фхало человъкъ 50 казаковъ, предводительствуемыхъ однимъ старымъ съдымъ натадникомъ на сърой борзой лошади; за вими шло человътъ десять мужиковъ съ связанными назадъ руками, съ поникшими головами, безъ шапокъ, въ однъхъ рубашкахъ; потомъ слъдовало нъсколько телъгъ, нагруженыхъ поклажею, виномъ, вещами, деньгами и наконецъ двъ кибитки, покрытыя рогожей, такъ что нельзя было, не приподнявъ оную, разсмотръть, что въ нихъ находилось; нъсколько верховыхъ казаковъ окружало сін кибитки Когда Орленко съ своими казаками приблизился въ нимъ сажень на 50, то вельлъ спутникамъ остановиться и подождать, пріудариль коня нагайкой и подскакаль къ каравану —Здравствуй, молодецъ, -- сказалъ ему съдой наьздникъ съ привътливой улыбкой, -откуда и куда путь держишь?

— А мы изъ села Праснаго, разбивали илискій дворъ... и веземъ этихъ собакъ къ Бълбородит. онъ имъ совьеть ненькое ожерелье... не будуть въ-другой разь бунго-

- Я отгадаль, старый, что ты върновъ Красномъ пироваль... да кажется и теперь не съ пустыми руками.

— Да нельзя пожаловаться на судьбу... бочки три вина веземъ къ Бълбородкъ.

 Къ Бълбородиъ! Все ему? А зачъмъ? У него и безъ насъ много! Эхъ, молодцы,

кабы вийсто того, чёмь везти туда, ны его росинли за здоровье родной земли; 410 ga вамъ монхъ казачковъ не попотчевать? у нихъ горло засохло, какъ Уральская степь: выдь мы съ угра только по чаркв брага выпили, а теперь вдемь искать Палиныя и Богъ знаегъ, когда съ вами опагь ува-

Старый обратился ил своимъ и мольиль-Эй, ребята, какъ вы думаете? Въдь выр. до вечера не добраться къ мъсту... аль сть. лать привать... своихъ обделять не вато. мы попируемъ, отдохнемъ... тамъ что будеть то будеть: утро вечера мудренте ...

— Стой: раздалось по всему назавлят Стой! скрынучія колеса замолили, пыль улеглась; назави Орлении смъщались съ своими земляками и, окруживь тельга, съ завистью слушали разсказы последнихь по допост агамину оди и инабод вытого села Краснаго, которые осмълниней озущемь защищать свою собственность; между такъ нькоторые отправились къ рощь, возлы которой пробъгаль небольной ручей, чтобы выбрать мъсто, удобное для правала, вслыть за ними скоро тронулись туда тельси и кионтки, и наконецъ остальные казаки, вел въ поводу лонадей своихъ...

Когда Бадимъ замъгилъ, что его помощники вовсе не расположены следозать за нимъ безъ отдыха для отысканія невършой добычи, особенно имки передъ глазами двъ миловидныя бочки вина, то, подытхазъ въ Орденит, онъ взялъ его за руку и модвилы-Итакъ, сегодна въгъ надежды!

 Да, братъ, наврядъ; – да признаюсь, мнъ самому надовло гоняться за эгим крысами! Сколько ужъ я ихъ перевъшаль, право, и счеть потераль, скорье сочту волосы въ хвостѣ моего коня.

Вадимъ круто повернулъ въ сторону, отъ-Фхалъ прочь, слезъ, привазалъ коня къ толстой березѣ и сѣлъ на землю; прислонясь къ ней и сложа руки на груда, онъ смотрълъ на приготовленія назаловъ, на ихъ беззаботную веселость; вдругъ его взоръ уцаль на одну изъ кибитокъ: рогожа быв огинуга и онъ увидълъ... О, если бъ вы знали, что онъ увидалъ? Во-первыхъ, изъ нел показалась съдая, лысая, желгая исчерченная морщинами, угрюмая голова старика, льть 60-ти или болье; его взглядь быль мраченъ, но благороденъ, исполненъ отоп холодной гордости, которая иногда родител съ нами, но чаще дается воспитаниемъ, образуется отъ продолжительной привычки повелъвать себъ подобными. Одежда старика была изорвана и мъстами запатнана провыю. Да, провые, потому что онь не хотель молча отдать наследіе своихъ предковъ пошлым

разбойникамт, не хогіль видіть безчестіе рьтей своихъ, не поднякъ кеча за право собственности .. во рокъ изманилъ... овъ уже перешагнулъ дей ступени къ гисели сопротивленіе, плівнь, теперь осталась третья —

377

и Галимъ пристально, съ участіемъ всматривался въ эти черты, отлитыя въ какуюто особенную форму величія и благородства, вечерченный когтяхи времени и страданій, старинныхъ страданій, сливнивхся съ его жазнью, какъ сличаются дев однородныя виркости. Но последніе, самые жестекіе удары судьбы не останили викакого сліда на челъ старика; его больше сърые глаза, осънень тажелыми ствами, медленно, строго пробъгали картину, разкернутую передь ними случайно; ни близость смерти, ян досада, ви ненависть, вичто не могло, казались, отуманить этого спокойнаго всепронинав щаго взгляда; но вотъ онъ обратиль ихъ во внутревность кибитки, и что же? дет крупныя слезы, засверкавъ, невольно высъжали на съдыя ръснины и чуть чуть не упали на подвявшуюся грудь его. Гадимъ сталъ всматриваться съ большимъ. вниманіемъ.

Вотъ показалась изъ-за рогожи другал голова: женская, розовая. фантастическая головка, достойная висти Рафаеля, съ дътсвой, полусонной, полупечальной, полурадостной, невыразикой улыбкой на устахъ; она прилегла на плечо старика такъ безпечно и догарчито, какъ дожится капля росы небесной на листокъ, изсушенный полднемъ, нзмятый грозою и стопами прохожаго, и съ перваго вагляда можно было отгадать, что это отецъ и дочь, ибо въ ихъ взаимныхъ ласкахъ дышала одна печаль близкой разлуни, безъ мальйшихъ оттънковъ страсти, святая печаль, попечительное сожальніе отца, опасенія балованной, любямой дочери.

Тяжко было Вадиму смотръть ва вихъ; онъ вскочилъ и пошелъ къ другой кибиткъ. Она была совершенно распрыта и въ ней были двъ дъвушки, деъ старшія дочери несчастнаго боярина; первая сидъла и поддерживала голову сестры, которая лежала у ней на колфияхъ; ихъ волосы были растрепаны, перси обнажены, одежды взорваны; толна веселыхъ казаковъ осыназа ихъ обидными похвалами, общными насмышками... ови однако не смъли подойти къ старику: его строгій, пронзительный взоръ поражаль ихъ дикія сердна непонятнымъ страхомъ.

Между тъмъ казаки разложили у берега ръчки нъскол ко пркихъ огней и расположились вокругт; прикатили первую бочкуначалась ппрушка. Сначала веселый говоръ пробъжаль по толив; смъхъ, пъсня, шутки,

разсказы, все сливалось въ одну нестройную, неполную музыку, но скоро шумъ началъ возрастать, возрастать, какъ грозное пресчендо оркестра; хоръ сдълален согласнее, сильне, выразительнее. О, какія песни, какія різан, какіе взоры, липа, тілозвижевія, буї выя, вольныя! какія разноцевтвыя, группы! Яркое пламя костровъ согласно съ догорающимъ западомъ озаряло картину пира, когда Гадимъ решился подойти къ нимъ, замъщиться въ ихъ веселье

— За здравіе пана Бългородии! — говорилъ одинъ, выпиван разомъ полный ковшикъ, - онъ первый выдумаль этотъ золо-! ипохоп йот

 Чорть его поберя! — отвъчаль другой, покачеваясь: славный малый плеть какъ Сочка, дерется какъ звърь... и умиъе монаха.

- Ребята! у кого изъ васъ не заитчевъ нывашній день на таль зарубною, тоть поли ко мнъ, и сослужу ему службу!...

 Ахъ ты хвастунъ, зяхъ проклятый! Ты во все время сидъль съ винтовкой за амбаромъ, ха, ха, ха!...

 — А ты, рыжій, гдѣ спрятался, признайся, когда старикъ то заперся въ свътелкъ, та началъ отстръливаться?

— 11? а гдъ бишь... да я тугь же быль оъ ваки! да кто же, если не и, подстрълиль того длиннаго молодца, что съ топоромъ высунулся изъ окна...

— Да это было прежде... ну, а если ты быль тугь, то скажи, что сдълаль старый болринъ, когда нашъ Грицке удалый повалилъ его сына?

- что? вичего...

- Такъ врешь! онъ положиль его поперекъ окна и, прислонивъ къ нему ружье, выстралиль въ десятского... вотъ повалилъто! какъ сноиъ! Ужъ я пълилъ, пълилъ въ его меньшую дочь.. въдь разбойница! стоить за простънкомъ себъ, да заряжаеть ружья... по правней мъръ двъ другія лежали безъ намати у себя на постелихъ...

— А много вашихъ легло?

— Да человіть десятовь есть... за то ужь мы, какъ ворвались въ домъ, встхъ покрошили, кром' господъ... да этимъ суждено умирать немолодециой смертью...

— Чего же вы ждете? осниы есть... ве-

— Да власти имть... старшина ведить ревии есть ...

вести ихъ иъ Бълбородив! — Эхъ, кабы я былъ старшина...

Тугь ковшъ еще разъ пропутешествовать по рукамъ и сухой вернулся въ своему неточнику Умы заклокотали сильные и дица разгорълись кровавымъ заревомъ.

— Кто вамъ мъщаеть ихъ убить! развъ

боятесь своихъ старшинъ? — сказалъ Вадимъ съ коварной улыбкой.

Это была искра, брошенная на кучу пороха. - Кто мъшаеть! - заревъли пьяные казаки, -- вто смъсть намъ мъщать! мы дълаемъ, что хотимъ, мы не рабы, чортъ возьми! Убить, да! убить! отомстимъ за нашихъ братьевъ! пойдемте ребята! — II толна съ воемъ ринулась къ кибиткамъ; несчастный старикъ спалъ на груди своей дочери; онъ вскочиль, высунулся... и все поняль!..

. — Чего вы хотите? — сказаль онъ твердымъ голосомъ.

 А, старый воронъ! старый филинъ!.. мы тебя выучимъ воздушной пляскъ... ножалуй-ка сюда... Да выходи же! — сказаль одинь, подтверждая приказаніе ударомъ плетью.

Старикъ медленно вышелъ изъ кибитки, дочь выпрыгнула вследъ за нимъ, уцепилась объими руками за его платье. — Не бойся, - шепнуль онъ ей, обнявъ одной рукой, — не бойся... если Богъ не захочеть, они инчего не могуть намъ сдълать, если же...-онъ отвернулся... О! какъ изобразить выражение лица бъдной дъвушки! сколько прелестей, сколько отчаннія!

 Разнимите ихъ! — закричалъ одинъ кривой исполинъ, приготавливая петлю, - что они

679

Ихъ хотъли растащить, но дъвушна въ бъшенствъ укусила жестокую руку. - Перестань, - сказаль отець твердымъ голосомъ,ты этимъ не поможень; если мит суждено погибнуть отъ злодъйскихъ рукъ, безъ покаянія... какъ басурману... — Не можетъ быть, не можеть быть, батюшка... ты не умрешь...-Отчего же, дочь, не можеть быть? и Христосъ умеръ! молись .. — Она отрывисто качнула головой и заплакала... Боже! какія слезы!

Не смотря на это, ихъ растащили; но вдругъ она вскрикнула и упала; отецъкинулен къ ней, съ удивительной силой оттолкнулъ двухъ казаковъ, прижалъ руку къ ел сердну... она была мертва, блёдна, холодна, какъ сырал земля, на которой лежало ел молодое непорочное тѣло.

 Теперь пойдемте,—сказаль старикъ. Его глаза заблистали мрачнымъ пламенемъ... онъ махнулъ рукой... ему надъли на шею петлю, перекинули конецъ веревки черезъ толстый сукъ и.. раздался громкій хохоть, потомъ вдругъ молчаніе, молчаніе смерти...

Но, увы! еще не кончились его муки; пьяные безумны прежде времени пустили конецъ веревки, который взвился къ верху; мученикъ сорвался, ударился о-земь и нога его хрустнула; онъ застоналъ и повадился возл'в труна своей дочери. — Убійцы, — прохрипълъ онъ, - воть вамъ мое проклятье, проклятье! -Заткин ему горло, — сказалъ Орленко. Это

было сожальніе: два ножа въминуту вотену. лись въ гордо старика и онъ умолет.

Когда казаки, захотъвъ увършться въ его кончинъ, стали приподнимать его за рукв то замътили, что въ последнихъ судорогать онъ кръпко ухватилъ ногу своей дочери, впился въ нее костяными пальцами, которые замерди на нъжномъ тъль .. О, это было ужае. но... Они смъялись.

Божественная, милая девушка! и ты погибла, погибла безъ возврата... одинъ удать и свежий цветовъ склонилъ голову! Тво слабое сердце, какъ нить истлевшая - разоввалось... ни одно рыданье, ни одно слово ивра и любви не усладило отлета души твоей развой, чистой, какъ радужный мотылекъ, невинной, какъ первый вздохъ младенца; грозныя лица окружали твое сырое смертное ложе проклятіе было твоимъ надгробнымъ словомъ! какая будущность! какое прошеднее! и вевъ одинъ мигъ разлетълось. Такъ иногда вечеромъ облака, дымныя, багрявыя, лиловыя гурьбой собираются на западъ, свиваются въ столны огненные, сплетаются въ фантастическіе хороводы, и замокъ съ банінями и зубцами, чудный какъ мечта поэта, растеть ва голубомъ пространствъ ... но дунулъ съвевный вътеръ, и разлетълись облака, и упадають росою на безчувственную землю... Марь съ тобою, дѣва красоты, да ангелъ твой хранитель споеть надъ твоимъ прахомъ насы. мира, любви и прощеньа!

А между тъмъ Вадимъ стоялъ неподвижно, смотрълъ на нее и на старика такъ же равнодушно и любопытно, какъ бы мы смотръли на какой-нибудь физическій опыть, онь, чье неумъстное слово было всему виною...

Погодите, это легко объяснить вамъ.

Во-первыхъ, онъ хотълъ узнать, какое чувство волнуеть душу при вида такой казые, при видъ самыхъ ужасныхъ мукъ человъческихъ — и нашелъ, что душу вичего вс волнуеть.

Во-вторыхъ, онъ хотълъ узнать, до какон степени можетъ дойти непоколебимость человъка-и нашель, что есть испытанія, поторыхъ перенесть никто не въ силахъ. Это ему подало надежду увидать слезы, раскаяніе Палицына — увидать его у ногь своихъ. грызущаго землю въ бъщенствъ, пълующаго его руки отъ страха - надежда усладительная, исть никакого сомивнія.

Ужъ было темно; огни догорали; толна постеценно умолкала, и многіе ужъ спалибеззаботно. Дуна, всилывая на синее небо, осеребрила струи выощейся рачки и туманную отдаленності; черныя облака медленно проходили мимо нея, какъ ночной сторожъ модитъ взадъ и впередъ мимо пылающаго маяка.

Вадимъ сидълъ на своемъ прежнемъ мъ-

еть, подъ толстой березой, сложа руки и угрюмо глядя на небо. Къ нему подощелъ Орленко.

\_ Посмотри, какъ весело! Отчего ты одинъ сеплить, задумчивъ, горбать? сказалъ онъ,

укаривъ его по плечу. Ты видишь это облако, которое, какъ кедетжья косматая шуба, висигь надъ мъсяцемъ? — отвъчалъ Вадимъ, приподнявъ голову съ презрительной усмъшкой.

- Вижу.

681

680

- Ну, а какъ ты думаешь, что тавтся въ глубинъ его?

вакъ насупилось...

— И ты спрашиваешь, зачёмь я угрюмъ и колчаливъ?

Орленко, не понякъ горбача, пожалъ плечани и отошель прочь.

## TJABA XXIV.

Теперь оставимъ пирующую и сонную ватагу казаковъ и перенесемси въ знакомую нашъ деревеньку, въ избу бъдной создатки Дъло подходило къ разсвъту, лува спокойно озаряла соломенныя кровли дворовъ, и все казалось погруженнымъ въ глубовій, мирный сонъ; только въ избъ солдатки свътилась тусклая лучина и по временамъ раздавался разкій грубый голось солдатки, кочку отвъчаль другой, чрезвычайно жалобный и плаксивый-и это покажется чрезвычайно обыкновеннымъ, когда и скажу, что солдатка била своего сыва.

Я бы съ великимъ удовольствіемъ пропустиль эту непріятную, пошлую сцену, если бъ она не служила необходимымъ изъясненіемъ всего слъдующаго; а такъ какъ я предполагаю въ своихъ читателяхъ должную степень любопытства, то не почитаю за необходимость долже извиняться.

 Ахъ, ты лънтий! чтобъ тебъ сдохнуть... собачій сынъ!-говорила мать, таская за во-

лосы своего дътища.

— Матушки, батюшки! помилуй... золотая, серебряная... не буду! - ревълъ длинный балбъсъ, утирая глаза кулаками. — Я вчера, вишь, понесъ имъ хлъба да квасу въ кувшинъ .. Вотъ, слышь, мачка, я шелъ... шелъ... да меня лъшій и обощель... а я усталь, да и легь спать въ кусты, мачка .. Вогъ, когда и проснулся... мнѣ больно ъсть захотълось... н все и съъль...

— Ахъ ты разбойникъ. экова болвана выростила... запорю тебя до смерти...- И удары снова градомъ посыпались ему на голову. — Ахъ онъ, мой голубчикъ, —продолжала солдатка, тамъ либо съ голоду померъ, либо вышель да попался въ руки душегубамъ... а ты, нечесаная голова, и не подумаль объ этомъ... Да знаешь ли, что за это тебя черти

на томъ свъть живого зажарять ... вотъ родила я какого негодия на свою голову... ужъ кабы знала, не видать бы твоему отцу отъ меня на к.. а! — И снова тажкіе кулака ел застучали о спину и зубы несчастнаго, который, прижавшись къ печи, закрываль голову руками и только по временамъ испускалъ стовы почти нечеловъческіе.

И за дъло! бъдные изгнанники по милости негодал болъе сутовъ оставались безъ пиши, и отчалніе уже вачинало вкрадываться въ ихъ души! И въ самонъ дълъ, какъ выйти, гав искать помощи, когда по всвиъ - что? по моему, громъ и молнія.. вишь признавань последніе повровители ихъ по-

кинули на произволь судьбы!

Между тъмъ, пока солдатна била своего пария, кто-то переліль черезь частополь, ощунью пробрадся черезъ пворъ, заставленный провилям и полодами, и вошель въ темныя съни невърными шэгами; усталость говорила во встув его движеніяхъ; онъ прислонился въ стъпъ и тажело вздохнуль, потомъ тихо пошель въ двери избы, приложнать къ ней ухо и, узнавъ голосъ солдатки, отвориль дверь и вощель. Догораюбдая лучина слабо озарила его бледное, исхудалое лицо: не говоря ни слова, въ изнеможеній присъль на скамью и закрыль лицо

Хозлика вскрикнула при виде незваннаго гостя, но вскоръ, въроятно, узнавъ его п опасансь свидътелей, посившно притворила дверь и подошла къ нему съ видомъ про-

стодушнаго участія.

— Что съ тобою, мой пормилецъ? Ахъ, Матерь Божія да вакъ ты зашель сюда... слава Богу! Я думала, что тебя влодын-то давнымъ давно извели:

— олучайно и нашелъ батюшку въ Чортовомъ Логовищъ, - отвъчаль онъ слабымъ голосомъ, ты его спасла! благодарю... я

пришель за хлъбомъ...

— Ахъ, и проилитая! ахъ, и безумная! а вы тамъ, чай, родимые, голодали, голодали. ньть, и себь этоге не прощу... А ты, болванъ неотесанный, - закричала она, обратись къ сыну, все это по твоей милости... собачій сывъ...- И снова удары посыцались

 Дай мет чего-инбудь, —сказаль Юрій. на бъдияка, Эти слова напомнили ей дъло болъе важное; она вынула изъ печи хлъба, поставила передъ нимъ гориюкъ снятого модока и онъ съ жадностью кинулен на предлагаемую пищу, въ эту минуту онъ забылъ все: долгъ, любовь, отна, Ольгу, все, что не касалось до этого благодатнаго молока и хлвба. Если бы въ эту минуту закричали ему на ухо, что грозный Пугачевъ въ 30-ти шагахъ, то песчастный еще подумалъ бы: спастись, или утолить голодъ и погибнуть; у него не было уже ни ума, ни серднаонъ ималь одинъ только желудокъ.

Lena онъ влъ и отдыхалъ, прошелъ часъ, драгоцинный част; востокъ бълълъ непримътно, и уже дальніе края туманныхъ облаковъ вачивали одъваться въ утреникто сьсю парчевую одежду, когда Юрій, обремененный вошею съфстныхъ принасовъ, собијался выйти изъ гостенјимной хаты.

1 другъ раздален на улицъ конскій топотъ и кто-то и осканалъ мимо оконъ; Юрій поблідніль, урониль мішокъ и значительно взглануль на остолбенъвшую хозайку; она подобжала къ окну, всплеснула руками и простолушное загорълое лицо ен изобразило

— Дълать нечего, — сказалъ Юрій, призваеъ на помощь всю свою твердость, не правда ли, и погибъ? говори скоръе, потому что я не люблю неизвъстности ..

Ко хозийна не отвъчала; она припознила половицу возлъ печи и указала на отверстіе пальцемъ; Юрій понялъ сей выразительный знакъ и посичино спустился въ небольной холодный погребъ, уставленный домашней утварью.

- что бы ты ин слыхаль, что бы въ избъ ни творили со мной, баринъ, не выходи отсюда прежде двухъ дёнъ, Боже тебл сохрани! Затеь есть молоко, квасъ в хатоть, на два дни станетъ... — и тяжелая доска, какъ гробовая крышка, хлопнула надъ его головою.

Хозяйка, чтобы не возбудить подозраній, стала возиться у печи, какъ будто ни въ чемъ не бывало.

Скоро дверь распахнулась съ трескомъ и вошли казаки, предводительствуемые Вади-

- Здісь быль Еорись Петровичь Палицынъ съ охотниками?-спросилъ Вадимъ у солдатки, - гдѣ они?

На заръ, чъмъ свътъ, убхали, корми-

— Джешь; охотники уфхали, а онъ здфсь.

 И, помилуйте, отцы родные, да что мнъ его прятать... въдь овъ, чай, не мой баривъ...

 Въ томъ-то и сила, что не твой! подхватиль Ораевко, и, ударивъ ее плетью, продолжалъ:

— Ну, жиео поворачивайси, укажи, гдт онъ у тебя сидить... а не то...

- Бълайте со мною, что угодно, - сказала хозянка, повъсивъ голову, - а я знать не знаю, вотъ вамъ Христосъ и Святая Богородица! Ішите, батюшка, а коли не найдете, не пеняите на меня гръшную.

ј. Есколько казаковъ по знаку атамана отправились на дворъ за поисками и черезъ

оставить ли этогъ неоп'вненный ужинъ и четверть часа возвратились, объявивь, по ничего не нашли.

Орленко недовърчиво посмотрълъ на Вадима, который, прислонясь къ печи и преставивъ паленъ ко лбу, казался ногружень въ глубокое размышленіе; наконець, какь будто пробудившись, онъ сказаль почта про себя: - Онъ здъсь, непремънно здъсь....

— Отчего же ты въ томъ увъренъ?сказалъ Орленко.

- Отчего! Боже мой! отчего? и ванътоворю, что онъ здась, - я это чувствую... г отдаю вамъ свою голову, если его здъсь нъты

— Хоронгъ подарокъ!-замътилъ вто-то-

— Но какія доказательства и какь его найти?- спросиль Орленко.

Грицко осмълился подать голосъ и совете. валь употребить пытку надъ хозяйкой.

При грозномъ словъ: пытка, она примътно побледнила, но ни тени нерешимости или страха не показалось на лицъ ся, оживаенномъ быть можеть новыми для нея, но не менъе того благородными чувствами,

 Пытать, такъ нытать, — подхватили казаки и обступили хозайку; она неподвижно стояла передъ ними и только иногда губы ел шептали неслышно какую-то волитву. Къ каждой ел рукъ привлади толстую веревку: перекинувъ концы ихъ черезъ брусъ, поддерживающій палати, стали понемногу ихъ натягивать; пятки ея отдьлились отъ полу и скоро она едва могла прикасаться до земли концами пальцевь; тогда палачи остановились и съ улыбкою взглянули на ел надувшілся на рукахъ жилы и на покраситвинее отъ боли лино.

— что, разбойница, — сказаль Орленко, теперь скажень ли, гдв у тебя сприганъ Палицынъ?

-Глубокій вздохь быль ему отвітомъ.

Онъ подтверлилъ свой вопросъ ударомъ

 — Хоть зарѣжьте, не знаю, — отвѣчала несчастная женщина.

— Тащи выше! — было приказаніе Орленки, и въ двъ минуты она поднялась отъ земли на аршинъ; глаза ел налились кровью; стиснувъ зубы, она старалась удерживать невольные прики... палачи опять остановились и Бадимъ сдалалъ знакъ Орленка, который его тогчасъ понялъ. Солдатку разули и подъ ногами ел разложили кучку горячихъ угольевъ; оть жару и боли въ ногахъ ея начались судороги и она громко застонала, моля о пощадъ.

 Ага! таки, наконепъ, разжала зубы; проклятая.. небойсь, какъ начнемъ жарить, такъ не только языкъ, сами пятки заговорять -Ну, отвъчай же споръе, гдъ онъ?

685

 Ла, гдѣ онъ? — повторилъ горе́ачъ. - Охъ, охъ, батюшки, голубчики .. дайте духъ перевести... опустите на землю...

\_ Бътъ, прежде скажи, а потомъ пу- за ен засверкали.

— Воля ваша... не могу слова вымолвить.. охъ, охъ, 1 осноди .. спаси .. батюшки... - Спустите ее, - сказалъ Орленко.

Когда ноги невинной жергвы коснулись до венли, когда грудь ея вздохнула свободно, то казакъ повторилъ прежніе свои вопросы.

— Онъ убъжалъ! - сказала она, - въ ту же ночь... вонъ по той тропинкъ, что пдеть по оврагу. . больше, вогъ вамъ Аристосъ, я вичего не знаю.

Въ эту минуту два казака ввели въ избу рыжаго, замасленнаго болвана, ел сына Она бросила ему взглядъ, который всякій бы поняль, промъ его.

- Кто ты таковъ?-спросилъ Орленко.

— Петруха, - отвъчалъ парень. — Да, дурачина, кто ты таковъ?

— А почемъ и знаю... говорить, что мач-

кинъ сынъ... — Хорошъ!-сказалъ, захохотавъ, Орлев-

ко, - да гдъ вы его нашли?

— Зарылся въ соломъ по уши около амбара; мы идемъ, анъ глядь, двъ ноги торчать изъ соломы... Воть им его отгуда за ноги... ужъ тащили... тащили... словно лодку

сь отмели. — Послушай, Орленио, — перервалъ Вадимъ, - мы отъ этого дурака можемъ больше узнать, чымъ отъ упрамой выдымы —

его матери. Казакъ кивнулъ головой въ знакъ со-

- Только его надо вывести, пначе она намъ помѣшаетъ.

— И то правда. Выведите-ка его на

дворъ, - сказалъ Орленко, - а эту чертовку мы запремъ здѣсь.

Услышавъ это, хозяйна веныхнула; гла-

 Послушай, Петруха, — запричала она звонкимъ голосомъ, - если скажещь коть единое слово, я тебя прокляну, сговю со двора, заморю, убыс.

Онъ загрепеталь при звукахъ знакомаго ему голоса; онъмъніе, произведенное въ немъ присутствіемъ столькихъ незлакомыхъ лицъ, еще удновлось; овъ боялся матери больше чемъ встхъ вазаковъ на свъть, ноо привыкъ ее болться; сопроводивъ свои угрозы значительнымъ движениемъ руки, она визла въ задумчивость и казалась спо-ROHROIO.

Прошло около десяти ужасныхъ минутъ, Едругъ раздались на дворъ удары плети, ругительства назаковъ и крикъ несчастнаго. Ея материнское сердце сжалось, но вскоръ мысль, что онъ не вытернить мучений до конца и выскажеть ел тайну, овладъла всемъ ел существомъ; она и молилась, и плакала, и бъгала по паоъ, въ неръшимости, что ей дълать, даже было мгновенье, ногда она почти покушалась на предательство... По вотъ, сперва утихан прики... потомъ удары... потомъ брань... и, наконецъ, она увидила изъ окна, какъ казаки выходили одинъ за однимъ за ворота, и на улицъ, собравшись въ кружокъ, стали собътоваться между собою. Лина ихъ были пасмурны, омрачены обманутой надеждой; рыжій Петруха, набитый, полуживой, остался на дворъ; онъ, охан и стонал, лежалъ на землъ; мать, содрогаясь. подопила въ вему, но въ глазахъ ен сінда капая-то высокая, неизъяснихая радость: онъ не высказаль, не выдаль своей тайвы душегуоцамъ...

## 1836.

# Княгиня Лиговская.

Поди! води! раздался крикъ!

Въ 1833 году, декабря 21 двя, въ 4 часа пополудии, по Вознесенской улица, какъ обыкновенно, валила толпа народа, и между прочимъ шелъ одинъ молодой чиновникъ. Замътъте день и часъ, потому что въ этотъ день и въ этогъ часъ случилось событе, отъ котораго тянется ціль разлачныхъ приключевій, постигших вежх монхъ героевъ и героинь, исторію которыхъя объщался пере-

дать потометву, если потометво станеть читать романы. Бтакъ Lознесенской ше,гь одинъ молодой чиновникъ, и шелъ онъ изъ департамента, утомленный однообразною работой и кечтая о награда и вкусномъ объдъ, поо вев чиновники мечтають, на немъ былъ картузъ неопредъленной формы и синля наточная иннель со старымъ бобровымъ воротникомъ; черты лица его различить было трудно: причиною тому козырекъ, воротникъ и сумерки; казалось, онъ не торошился домой, а наслаждался чистымъ воздухомъ

могознаго вечера, разливавшаго сквозь зимнюю мглу розовые лучи свои по кровлямъ домовъ, соблазнительнымъ блистаньемъ магазиновъ и кондитерскихъ. Порою, поднявъ глаза кверху съ цстинно-поэтическимъ умиденіемъ, сталкивался овъ съ какою-вибудь резовою шлинкой и, смутившись, извинился. Коварная розовая шляпка сердилась, потомъ заглядывала ему подъ картузъ и, пройдя нъсколько шаговъ, оборачивалась, какъ будто ожидая вторичнаго извиненія; напрасно! Молодой чиновникъ былъ совершенно ведогадливъ!.. Но еще чаще онъ останавдивался, чтобы поглазъть сквозь цъльныя окна магазина или кондитерской, блистающей чудными огнями и великольпной позолотою; долго, пристально, съ завистью разглядываль различные предметы, и, опомнившись, съ глубокимъ вздохомъ и стонческою твердостью продолжаль свой путь. Самые же ужасные мучители его были извозчики, и онъ ненавидълъ извозчиковъ. --Баринъ! куда изволите?-прикажете подавать?-подавать-съ? Это была пытка Тантала, и онъ въ душт глубоко ненавидълъ

Спустись съ Вознесенскаго моста и собираясь поворотить направо по канавъ, вдругъ слыгчать онъ крикъ: берегись, поди!.. Прямо на него летълъ гнъдой рысакъ; изъ-за кучера мелькалъ бѣлый султанъ и развівался воротникъ сърой шинели. Едва онъ успълъ поднять глаза, ужъ одна оглобля была противъ его груди, и паръ, вылетавшій клубами изъ ноздрей бъгуна, обдаль ему лицо; машинально онъ ухватился руками за оглоблю и въ тотъ же мигъ сильнымъ порывомъ лошади былъ отброшенъ нъсколько шаговъ въ сторону на тротуаръ ... Раздалось кругомъ: задавилъ, задавилъ. Извозчики погнались за нарушителемъ порядка, но бълый султанъ только мелькнулъ у нихъ передъ глазами и былъ таковъ.

Когда чиновникъ очнулся, боли онъ нигдъ не чувствовалъ, но колъни у него тряслись еще отъ страха; онъ всталь, облокотился на перила канавы, стараясь прійти въ себя; горькія думы овладъли его сердцемъ, и съ этой минуты перенесъ онъ всю ненависть, къ какой только его душа была способна, съ извозчиковъ на гнъдыхъ рысаковъ и бълые султаны.

Между тымь былый султань и гивдой рысакъ пронеслись вдоль по каналу, поворотили на Невскій, съ Невскаго на Караванную, оттуда на Семіоновскій мость, потомъ направо по Фонтанкъ, и тутъ остановились у богатаго подъезда, съ навесомъ и стеклинными дверьми съ мадною блестящею отделкой.

— Ну, сударь, — сказалъ кучеръ, широкеплечій мужикъ съокладистою рыжею борь. дой, - Васька нынче показалъ себл.

Надобно замътить, что у кучеровъ любь. мая лошадь называется всегда Баською. Лаже вопреки желанію господь, надълющить ее громинми именами Ахилла, Гентора, она все-таки будеть для кучера не Ахиллъ и ве Гекторъ, а Васька.

Офицеръ слъзъ, потрепалъ дымищагоея рысака по кругой шев, улыбнулся ему празнательно и взошелъ на блестящую льсьницу; о раздавленномъ чивовникъ не быль и помину... Теперь, когда онъ сняль шинель, закиданную сифгомъ, и вошель въ свой кабинетъ, мы свободно можемъ пойти за нимъ и описать его наружность, къ несчастію вовсе не привлекательную; онъ быль небольного роста, широкъ въ плечакъ и вообще нескладенъ; казался сильнаго слеженія, неспособнаго къ чувствительности и раздражению; походка его была въсколько осторожна для кавалериста, жесты его были отрывисты, хоги часто онъ выказываль дінь и беззаботное равнодущіе, которое теперь въ моде и въ духе вета, если это не плеоназмъ. Но сквозь эту холодную кору прорывалась часто, настоящая природа чедовака; видно было, что онъ сладоваль не всеобщей модь, а сжималь свои чувства и иысли изъ недовърчивости или изъ гордости. Звуки его голоса были то густы, то разки, смотря по вліянію текущей минуты; когра онъ хогълъ говорить пріятно, то начиналь запинаться и вдругъ оканчивалъ ъдкою шуткой, чтобы скрыть собственное смущение, и въ свътъ угверждали, что языкъ его золъ и опассиъ, ноо свъть не терпить въ кругу своемъ ничего сильнаго, потрясающаго, ничего, что бы могло обличить характерь и волю: свъту нужны французские водевили и русская покорность чуждому мижнію.

Лицо его смуглое, неправильное, но полное выразительности, было бы любопытно для Лафатера и его послъдователей: они прочли бы на немъ глубокіе слады прошедшаго и чудныя объщанія будущности; толиа же говорила, что въ его улыбкъ, въ его странно блестящихъ глазахъ есть что-то. Въ заключение портрета скажу, что онъ назывался Григорій Александровичь Печоринь, а между родными просто Жоржъ, на французскій ладъ, что притомъ ему было двалцать три года, и что у родителей его было три тысячи душъ въ Саратовской, Воронежской и Калужской губерніяхъ. Послъднее л прибавляю, чтобы немного скрасить его наружность во мыжній строгихъ читателен. Виновать, забыль включить, что жоржь оыль единственный сынь, не считая сестры,

шестнадцатильтней двеочки, которая была свои пресла и запрыль лицо руками. Хоти очень недурна собою и, по словамъ маменьии [папеньки ужъ не было на свътъ], не нуждалась въ приданомъ и погла занять высокую степень въ обществъ, съ помощью вожіей, хорошенькаго личика и блестящаго воспетанія.

Григорій Александровичь, войдя въ свой набинеть, повалился въ широкія кресла; дакей вошель и доложиль ему, что, дескать, барыня изболила уйхать собдать въ гости, а сестра неволили ужъ откушать, -Я объдать не буду, - быль отвіть: п-завтракалъ. - Потомъ вошель мальчивъ лъть тринаднати, въ красной казачьей курткъ, быстроглазый, бъленькій и съ виду большой плуть. и подалъ, не говоря ни слова, визитную варточку: Печоринъ небрежно положилъ ес на столъ и спросилъ, кто принесъ.

Сюда нынче прідажала молодая барына съ мужемъ, - отвічалъ . Федіка, - и вельли ату нарточку подать Татьянъ Пегровнъ (такъ называлась мать Печорина .

 Что жъ ты принесъ ее ко мнъ? - Да и думаль, что это все равно-съ!

можеть-быть вамъ угодно прочесть.

— То-есть тебф хочется узнать, что туть ванисано?

— да-съ, эти господа никогда еще у насъ ве были.

— И тебя слишкомъ избаловалъ, — сказалъ · Печоринъ строгимъ голосомъ. — Набей миъ

По эта визитная карточка видно имъла свойство возбуждать любопытство. Долго Коржъ не ръшался перемънить удобнаго положени на широкихъ креслахъ и протянуть руку въ столу; притомъ въ комнатъ не было свъчей: она озарялась красноватымъ пламенемъ камина, а вельть подать огня и разстроить очаровательный эффектъ каминнаго освъщения ему также не хотълось. Но любонытство превозмогло, онъ всталь, взяль карточку и съ какимъ-то вепонятнымъ волненіемъ ожиданія поднесь ее къ рішеткъ камина. На ней было напечатано готическими буквами: Князь Степанъ Степанычъ Лиговскій, съ квягиней. Онъ побладиблъ, вздрогнулъ, глаза его сверкнули, и карточка полетъја въ каминъ. Минуты три онъ ходилъ взадъ и впередъ по комнатъ, дълал разныя странныя движенія рукой, разныя восклецанія, то улыбаясь, то хмуря брови; наконецъ онъ остановился, схватилъ щинны и бросился вытаскивать карточку изъогия:увы! одна ея половина превратилясь въ прахъ, а другая свернулась, почернъла, п на ней едва только можно было разобрать Степанъ Степ... Печоренъ положилъ эти бренные остатки на столь, скль опять въ

я очень хорошо читаю побужденія души на физіономіяхъ, но по этой именно причинъ не могу никакъ разсказать вамъ его мыслен. Въ такомъ положении сидъть онъ четверть часа, и вдругъ ему послышался шорохъ. подобный легкимъ шагамъ, шуму изатыл или движению листа бунаги. Хотя онъ не вфрилъ привидентамъ, по вздрогнулъ, быстро подняль голову и увидъль предъ собою въ сумракъ что-то бълое и, казалось, возлушное. Съ минуту онъ не зналь на что нодумать, такъ далеко были его мысли-если не отъ міра, то по крайней мъръ отъ этой комнаты.

— Бто это?—спросиль онъ.

 — Я!—отвъчалъ принужденный контральто,-н раздался звонкій женскій хохогь.

— Варенька! какан ты шалунья. — А ты спаль! ужасно весело! .:

- Я бы желаль спать-оно покойнъе,

— Это стыдъ! отчего намъ на балахъ, въ обществахъ такъ скучно! Вы всъ ищете спокойствія... Бакіе любезные молодые люди!

 — А позвольте спросить, — возразиль Жоржь, вывая, - изъ какихъ благь мы обязаны забавлять васъ?

-- Огтого что мы дамы.

— Поздравляю. По въдь намъ ость васъ пе скучно ...

— Я почему знаю! Ну, что мы станемъ говорить между собою?

— Моды, новости, развъ мало!-Повъряйте другь другу вани тайны.

— Какіл тайны, — у меня выть тайнь.

Всъ молодые люди такъ несносны. — Большая часть изъ нихъ не привык-

ла къ женскому обществу.

— Пускай привыкають-они и этого не хотять попробовать!

Жоржъ важно всталъ и поклонился съ

насмышливой улыбкой. — Варвара Александровна, д зам'кчаю, что вы идете большими шагами въ храмъ

Варенька покраситла и надула розовыя просвъщенія. губки, а брать ен преспокойно опять опустился въ свои пресла. Между тъмъ подали свъчи и, пока Варенька сердится и стучитъ пальчикомъ въ окно, я опишу вамь комвату, въ которой мы находимея. Она была виъстъ и кабинетъ, и гостинан, и соединялась корридоромъ съ пругою частью дома. Свътло-голубые французские обон покрывали ея стъны; лосиящіяся дубовыя двери съ модными ручками и дубовыя рамы оконъ показывали въ хозяний человъка порядочваго. Дранировка надъ окнами была въ китайскомъ вкусъ, а вечеромъ, или когда солице ударяло въ стекла, опускались пущовыя

сторы, - противоположность разкая съ цватомъ горницы, но показывающая какую-то любовь къ странному, оригинальному. Противъ окна стоялъ письменный столь, покрытый киною картинокъ, бумагъ, книгъ, разныхъ видовъчервильницъ и модныхъ мелочей, по одну его сторону стоялъ высокій густой трельяжъ, увитый непроницаемою съткой зеленаго плюща; по другую - кресла, на которыхъ теперь сидълъ Жоржъ. На полу подъ нимъ разостланъ былъ широкій коверъ, разрисованный пестрыми арабесками, другой персидскій конеръ висъль на стінт, находящейся прогивъ оконъ, и на немъ развъшаны были пистолегы, два турсцкія ружья, черкесскія шашки и кинжалы - подарки сослуживневъ, погулявнихъ погда-то за Балканомъ. На мраморномъ каминъ стояли три алебастровыя каррикатурки Паганини, Иванова и Россини. Остальныя стъны были голыя кругомъ и вдоль по нимъ стояли широкіе диваны, обитые шерстинымъ штофомъ пунцоваго цвъта; одна единственная картина привлекала взоры, она вискла надъ дверьми, ведущими въ спальню; она изображала неизвъстное мужское лицо. писанное неизвъстнымъ русскимъ художникомъ, человъкомъ не знявшимъ своего генія и которому никто объ немъ не позаботился намекнуть. Картина эта была фантазія глубокая, мрачная. Лицо это было написано прямо безо всякаго искусственнаго наклоненія или оборота; свёть надаль сверху, платье было набросано грубо, темно и безотчетливо, казалось, вся мысль художника сосредогочилась въ глазахъ и улыбкъ. Голова была больше натуральной величины. Волосы гладко упадали по объимъ сторонамъ лба, который кругло и сильно выдавался и, казалось, имълъ въ устройствъ своемъ что-то необыкновенное. Глаза, устремленные впередъ, блистали тъмъ страшнымъ блескомъ, которымъ иногда блещугь живые глаза сквозь прорызи черной маски. Испытующій и укоризненный лучъ ихъ, казалось, следовалъ за вами во всѣ углы комнаты, и улыбка, растягивая узкія и старыя губы, была болье презрительная, чамъ насмъщливая. Всякій разъ, когда Жоржъ смотрълъ на эту голову, онъ видълъ въ ней новое выражение, она сдълалась его собеседникомъ въ минуты одиночества и мечтанія, и онъ, какъ партизанъ Байрона, назвалъ ее портретомъ Лары. Товарищи, которымъ онъ ее съ восторгомъ поназывалъ, называли ее порадочною картинкой. Между темъ, покуда и описывалъ кабинеть, Варенька постепенно придвигалась къ столу, потомъ подошла ближе къ брату и съза противъ него на стулъ; въ ел голубыхъ глазахъ незамътно было ни даже искры

минутнаго гићва, но она не знала, чень возобновить разговоръ. Ей попалась под витика квитики квинаторгоном ужу

699

- Что это такое? Степанъ Степ. А! это върно у насъ нынче быль князь Лиговскій. какъ бы и желала видьть Вфрочку заихжемъ. Она была такал добрал... И вчера слушала, что они прібхали изъ Москвы... Кю же сжегъ эту карточку? Ее бы надо подав.

— Кажется я, - отвычать Жоржь, раску.

— Прекрасно! я бы желала, чтобъ Върочка это узнала, ей было бы очень пріятно! Такъ-то, сударь, ваше сердце измънчиво Я ей скажу, скажу, непремънно. Впрочемъ, нътъ, теперь ей должно-быть все равно, она въдь замужемъ.

— Ты судинь очень эдраво для твоих. льть, - отвычаль ей брать и завнуль, не

зная, что прибавить,

- Для монхъ лъть! что я за ребеновъ! маменька говорить, что дъвушка въ семнаднать льть такъ же благоразумна, какъ мущина въ двадцать пять.

— Ты очень хорошо дълаешь, что слу-

шаешь маменьки.

Эта фраза, повидимому, похожал на похвалу, показалась насмъшкой; такимъ образомъ согласіе опять разстроилось и онизамолчали. Мильчикъ вощеть и принесъ записку: приглашение на балъ къ барону Росс,

- Какая тоска! - воскликнуль Жоржь. -

Надо вхать.

- Тамъ будеть Mademoiselle Negouroff!.. возразила ироническимъ тономъ Варенька. Она еще вчера о тебъ спрашивала... Какіе у нея глаза, прелесть...

— Какъ уголь въ горнилъ раскаленные. Однако сознайся, что глаза чудесные!

— погда хвалять глаза, то это значить, что остальное никуда негодится.

- Смъйся, а самъ неравнодушенъ.

— Положимъ.

— Я и это разскажу Вфрочкъ.

— Давно ли ты увъряла, что я для нея все равно.

— Повърьте, я лучше этого говорю порусски - я не монастырка.

— 0! совстмъ нъть, очень далеко.

Она покрасићја и ушла.

Но я васъ долженъ предупредить, что это быль на нихъ черный день: они обыкновенно жили очень дружно, и особенно Моржъ любиль сестру самою нъжною братскою лю-

Последній намекъ на Mademoiselle Negouroff [такъ будемъ мы и называть впеслъдствін] заставилъ Печорина задуматься. Наконецъ неожиданная мысль прилетъла

въ пему свыше. Онъ придвинуль черниль- рать можно обо всемъ, не болсь ценауры ницу, вынуль листь почтовой буваги и тегушекъ, не встръчая черезчурь строгихъ сталь что-то писать. Понуда онъ писаль, сакодовольная улыбка часто появлялась на лиць его, глаза пекрились. Однимъ словомъ, потому что умъ и душа, поизвываясь наему было очень весело, какъ че овъку, который выдумаль что-вибудь необыкновенное. Кончивъ писать, овъ положилъ бумагу на понверть и надписаль: «Милостикой государын Б Елизаветь Львови Негуровой въ собственных руки», потомъ кликнулъ бедьку и вельль ему огнесть на городскую почту, да чтобъ винго изъ людей не вида въ Маленькій Меркурій, гордясь великою довъренностію господина, стрълой помчался вь дакочку, а Печоринъ вельлъ запладывать сани и черезъ полчаса укхаль въ театръ. Однако въ этой повздив ему не удалось задавить пи одного чиновника.

II. Павали Фенеллу [4-е представление]. Rъ уздей лазейкъ, везущей къ кассъ, телинлась непроходимая куча народу. Печорниъ, который не пиълъ еще билета и былъ нетеривливъ, адресовалси въ одному тентральпому служителю продающему афици. За 15 рублей досталь онъ кресло во второмъ ряду съ лъвой стороны, и съ краю — важное преимущество для тьхъ, которые берегуть свен ноги и хедять ингь чай пъ Фениксу. Когда Печоринъ вошелъ, упериора еще не начиналась, и въ ложи ве веф еще съфхались Между прочимъ примо падъ нимъ въ бельтаж'я была пустая ложа, возл'я пустой ложи сидъли Негуровы, отецъ, мать и дочь. Дочка была бы недурна, если бъ бладность, худоба и старость, почти общій педостатокъ Петербургскихъ дъвушекъ, не затмевали блеска двухъ огромныхъ глазъ и не разрушивали гармовін между чертами довольно правильными и остроумнымъ выражениемъ. Ова поклонилась Цечорину довольно ласково и просіяла улыбкой.

— Видно еще письмо не дошло по адресу, подумалъ онъ, и сталъ наводить лориеть на другія ложи. Въ нихъ онъ узналь множество бальныхъ знакомыхъ, съ которыми пногда кланялся, пногда нътъ, смотря по тому, замъчали его или нътъ. Онъ не осворблидся равнодушіемъ свёта къ нему, потому что оценилъ свъть въ настоящую его цъну. Онъ зналъ, что заставить говорить объ себъ легко, но зналъ также, что свътъ два раза сряду не занимается одинив и тымъ же лицомъ; ему нужны вовые кумпры, новые моды, новые романы. Ветераны свътской славы, какъ п вст другіе вегераны, самыя жалкія созданія. Въ короткомъ общестив, гда умный, разнообразный разговорь замаилеть тавцы [рауты въ сторопу], где гово-

и неприступнихъ дъвъ, въ такомъ кругу онъ могъ бы блистать и даже нравиться, ружу, придають чертамь жизнь, игру п заставляють забыть ихъ недостатки Но такихъ обществъ у насъ въ Россіи мало, въ Петербургъ еще меньше, вопреки тому, что его называють совершенно европейскимъ городомъ и владыкой хорошаго това. Замьчу мимоходомъ, что хорошій товъ царствуеть только тамъ, гдв вы не услышите вичего лишняго.

Но увы, друзья мои, за то вакъ мало вы тамъ и услышите!

Па балахъ Печоринъ съ своею невыгодною наружностью терялся въ толив зригедей, былъ или печаленъ, или слишкомъ золь, потому что самолюбіе его страдало. Тавиул ръдко, онъ могъ разговаривать только съ теми дамами, которыя сидъли весь вечеръ у станки, а съ этими-то именно онъ никогда не знакомился. У него прежде было занятіе - ситира. Стоя вив пруга назурки. онъ разбираль танцующихъ, и его волки памічанія очень скоро расходились по заль и потомъ по городу. По разъ какъ-то онъ поделущаль въ мазурић разговоръ одного дливного дипломата съ какою-то княжною. Динломать подъ своимъ именемъ такъ п печаталъ всъ его остроты, а кължна изъ одного приличія не хохотала во все горло. Печоринъ вспомнилъ, что когда онъ говорилъ то же самое и гораздо лучие одной изъ бальныхъ ипифъ дия три тому назадъ, она только пожала плечами и не взяла на себя даже трудъ понять его. Съ этой мивуты онъ сталь въ обществъ больше тавцовать и раже говорить умно, и даже ему показалось, что его начали принимать съ большимъ удовольствіемъ. Одиниъ словомъ, овъ вачалъ постигать, что по кореннымъ законамь обществи въ таниующемь кивамуть ума не полачается.

Загремъла увертюра; все было полно, одна ложа, рядомъ съ ложей Негуровыхъ, оста валась пуста и часто привлекала любонытные взоры Печорина. Это ену казалось странно, и онъ желалъ бы очень наконецъ увидать людей, которые пропустили уверпору Фенеллы.

Занавъсъ взвился, и въ эту минуту застучали стулья въ пустой ложь; Печоринъ подналъ голопу, но могъ видеть только пунцовый береть и круглую бълую божественную ручку съ божественнымъ дорнетомъ, небрежно унавшую на малиновый бархагь ложи. Ифсколько разъ онъ пробовалъ слъдить за движеніями неповъстной, чтобъ раз-

глядёть хоть глазь, хоть щечку. Напрасно! Разъ онъ такъ закинулъ голову назадъ, тто могь бы видать лобь и глаза, но, какъ на зло ему, огромная двойная трубка заврыла всю верхнюю часть ея лица. У него забольла шея, онъ разсердился и далъ себъ слово не смотръть больше на эту проклятую ложу. Первый акть кончился. Печоринъ всталъ и пошелъ съ нѣкоторыми изъ товаришей въ Фениксу, стараясь даже нечаянно не взглянуть на ненавистпую ложу.

Фениксъ-ресторація весьма примъчательная по своему топографическому положению въ отношения въ заднимъ подъездамъ Александринскаго театра. Бывало, когда неуклюжіе рыдваны, влекомые парою хромыхъклячт. тьснились возль узвихъ дверей театра, и юныя нимфы, окуганныя грубыми казенными платками, прыгали на скрипучія подножки, толиа усастыхъ волокить, вооруженвыхъ блестящими лорнетами и еще прче блистающими взорами, толинлась на крыльи'я твоемъ, о Фениксъ! Но скоро промчались эти буйные дни: и тамъ, гдъ мелькали прежде черные и бълые султаны, тамъ нынче чинно прогудиваются трехъ-угольныя шляпы безъ султановъ; великій примъръ переворо-

товъ судьбы человъческой. Печоринъ взошелъ въ Фениксу съ однимъ преображенскимъ и другимъ конно-артиллерійскимъ офинеромъ. Онъ велълъ подать чаю и съль съ ними подлъ стола. Народу было много всякаго. За тъмъ же столомъ, гдъ сидълъ Печоринъ, сидълъ также какой-то молодой человъкъ во фракъ, не совсъмъ отлично одътый и курпвшій собственныя пахитосы, къ великому соблазну трактирныхъ служителей. Этотъ молодой человъкъ быль высокаго роста, блондинъ и удивительно хорошъ собою. Большіе томные голубые глаза, правильный носъ, похожій на носъ Аполлона Бельведерскаго, греческій оваль лица и прелестные волосы, завитые природою, должны были обратить на него вниманіе каждаго. Однъ губы его, слишкомъ тонкія п бледныя въ сравнени съ живостио прасокъ, разлитыхъ по щекамъ, мив бы не понравились. По мъднымъ пуговицамъ съ гербами на его фракт можно было отгадать, что онъ чиновникъ, какъ всѣ молодые люди во фракахъ въ Петербургъ. Онъ сидълъ задумавшись и, казалось, не слушаль разговора офинеровъ, которые шутили, смъялись и разсказывали анекдоты, запивая дымъ трубки сквернымъ чаемъ. Между прочимъ стали говорить о лошадяхъ. Одинъ артиллерійскій поручикъ хвастался своимъ рысакомъ. Начался споръ; Печоринъ а ргороз разсказаль, вакъ онъ сегодня у Вознесенскаго моста задавяль накого-то франта и умчался отъпогони "завецт...

Костюмъ франта въ измятомъ картузъбыл. описанъ, его несчастное положение на тратуаръ также. Смъллись. Когда Печоринь кон. чиль, молодой человъкъ во фракъ всталь и протянувъ руку, чтобъ взять шляпу со стола, сдернулъ на полъ подносъ съ чайна. комъ и чашками. Движеніе было явно умышленное, вев глаза на него обратились, на взглядъ Печорина былъ дерзче и вопроси. тельнъе другихъ. Кровь кинулась въ липо неизвъстному господину, онъ стояль непь. движенъ и не извинялся. Молчаніе прододжалось съ минуту. Сделался кружокъ, и вел предугадывали исторію. Вдругъ Печорив. опять съль и громко кликнуль служитель: что стоить посуда? Ему сказали цену втро-

- Этоть чиновникъ такъ быль неловокъ, что разбилъ ее, -продолжалъ Жоржхолодно, -- вотъ деньги.

Онъ бросилъ деньги на столъ и прибавиль - Скажи ему, что теперь онъ может отсюда уйти свободно.

Служитель при всёхъ доложилъ съ пчтеніемъ чиновнику, что онъ все получиль. и просиль на водку, но тоть, ничего ве отвъчая, скрылся. Толна хохотала ену во слъдъ, офицеры смѣллись еще больше и хвзлили товарища, который такъ славно отдалалъ противнива, не запутавшись между тъмъ въ исторію. О! исторія у насъ вещь ужасная; благородно или низко вы поступили, правы или нътъ, могли избъжать ил не могли, но ваше имя замъщано въ исторію... все равно, вы терпете все, располеженіе общества, парьеру, уваженіе друзел. Попастьен въ исторію, ужасиве этого ничго не можеть быть, какъ бы эта исторія ви кончилась. Частная извъстность ужъ есть острый ножь для общества. Вы заставили объ себъ говорить два дня, страдайте же двадцать льть за это. Судъ общаго мевнія, вездѣ ошибочный, происходить однако у насъ совсьмъ на другихъ основавихъ, чъмъ въ остальной Европъ. Въ Англій, напримъръ, банкротство - безчестіе неизгладімое, достаточная причина для самоубійствя: развратная шалость въ Германіи закрываеть навсегда двери хорошаго общества (о Францін я не говорю: въ одномъ Парижѣ больше разныхъ общихъ мивній, чемъ въ шломъ свътъ). А у насъ? Объявленный взяточникъ принимается вездъ очень хороше. его оправдывають фразою: и! кто этого не дълаеть!.. Трусъ обласканъ вездъ, потому что онъ смпрный малый. А замъщанный въ исторію! о! ему нътъ пощады. Маменьки говорять объ немъ: Богъ его знаеть, какон онъ человъкъ, и папеньки прибавляють: мер-

Обинеры безъ новой тревоги допили свой чай и пошли; Печоринъ вышелъ послъ всъхъ. На прыльцъ вто-то его остановиль за руку, примолвивъ:-- Я питью съ вами поговорить! По трепету руки онь отгадаль, что это его давишній противникъ. Нечего дълать, не миновать исторіи.

\_ Извольте говорить, -- отвъчаль онъ не-

- Только не здёсь на морозъ; пойдемте въ корридоръ театра, - возразилъ чиновникъ. Они пошли молча.

Второй актъ уже начался, корридоры и широкія лъстницы были пусты. На площадки одной уединенной лъстницы, едва освъщенвой далекою лампой, они остановились, и Печоринъ, сложивъ руки на груди, прислонясь къ желъзнимъ периламъ и прищуривъ глаза, окинулъ взоромъ противника съ ногъ до головы и сказаль:

— Я васъ слушаю!.:

 Милостивый государь, — голосъ чиновника дрожалъ отъ прости, жилы на лбу его надулись, и губы побледитли: - милостивый государь, вы меня обидъли! вы меня освор-

били смертельно.

— Это для меня не сепреть, отвъчаль Жоржъ, - и вы могли бы объясниться при всьхъ. Я вамъ отвъчалъ бы то же, что теперь отвъчу: когда жъ вамъ угодно стръляться? нынче? завтра? Я думаю, что угадаль ваше намъреніе; по крайней мъръ разбитіе чашекъ не было случайностью. Вы хоткли съ чего-нибудь начать и начали очень остроумно, - прибавиль онъ насмѣщливо повлонившись.

 Милостивый государь, — отвъчалъ овъ, задыхаясь, -- вы едва меня сегодня не задавили; да, меня, который предъ вами, и этимъ хвастаетесь, вамъ весело? А по накому праву? Потому что у васъ есть рысакъ, бълый сулганъ, золотые эполеты? Развъ я не гакой же дворянинъ, какъ вы? Я бъденъ! Да, я бъденъ! хожу пъшкомъ. Конечно, послъ этого и не человъкъ, не только дворянинъ! А! вамъ вто весело!.. вы думаля, что я буду слушать смиренно дерзости, потому что у меня нътъ денегь, которыя бы и могь бросить на столь,... Нътъ, никогда, никогда, никогда я вамъ этого не прощу.

Въ эту минуту пламенъвшее лицо его было прекрасно какъ буря. Печоринъ смогрълъ на него съ холоднымъ любопытствомъ и нако-

ненъ сказалъ: :

— Ваши разсужденія немножко длинны, назначьте часъ и разойдемтесь, вы такъ кричите, что разбудите всехъ лаксевъ.

И точно, иткоторые изъ нихъ, спавшіе на барскихъ салопахъ въ корридоръ перваго яру-

са, начали подымать головы.

 Какое дъло мнѣ до нихъ, пускай весь. мірь меня слушаеть.

- Я не этого интина.. Если угодно, завтра въ восемь часовъ утра и васъ жду съсекундантомъ.

Печоринъ сказалъ свой адресъ.-Праться! я васъ понямаю, на смерть драться... И вы думаете, что я буду достаточно вознагражденъ, когда всажу вамъ въ сердце свинцевый шарикъ... Прекрасное утъщеніе! Итть, я желаль, чтобы вы жили въчно и чтобъ х могъ въчно мстить вамъ. Драться - вътъ; тугь успахъ слишкомъ невъренъ,

 Въ такомъ случав ступайте домой, вылейте стаканъ воды и ложитесь спать, возразилъ Печоринъ, пожавъ плечани, и хогълъ

 Нѣтъ, постойте, — сказалъ чиновникъ. прійдя въсколько въ себя:- выслушайте мена!.. вы думаете, что и трусъ? какъ будто храбрость не можегь существовать безъ вывъски шпоръ или эполетовь? Повърьте, чте я меньше дорожу жизнью и будущностью, ченъ вы? Мол жизнь горька, будущности у меня нать, я бъдень, такъ бъдень, что хожу въ стулья. Я не могу разъ въ годъбросить пять рублей для своего удовольствів, я живу жалованьемъ, безъ друзей, безъ родныхъ. У меня одна мать старушка... Я все для нея: я ея провидъніе и подпора; она для мена и другел, и семейство. Съ тъхъ поръ какъ живу, я еще никого не лобиль кромъ нея. Потерльъ меня, сударь, она либо умреть отъ печали, либо умрегь съ голоду...

Онъ остановился, глаза его налились сле-

зами и провыю.

— И вы думали, что и съ вами буду драться?..

- Чего жъ, наконецъ, вы отъ меня хотите?-сказалъ Печоринъ нетериъливо.

— Я хотълъ васъ заставить раскаяться. — Вы кажется забыли, что не я началь

— А развъ задавить человъва ничего, шутка, потеха!

— Я вамъ объщаюсь высъчь моего кучера. — 0! вы меня выведете изъ терићий. Что жъ? мы тогда будемъ стръляться!.

Чиновникъ не отвъчалъ. Онъ закрылъ дипо руками, грудь его волновалась, въ его отрывистыхъ словахъ проглядывало отчаяніе. Казалось, онъ рыдаль и наконецъ онъ

— Нътъ не могу, не погублю ее.. и убъвоскликнуль:

Печоринъ съ сожалъніемъ посмотръль ему воследь и пошеть въ пресла Второй актъ Фенеллы ужъ подходиль къ концу. Аргил-

деристь и преображенець, сидъвшіе съ другого прая, не замътили его отсутствія.

Почтенные читатели, вы вст видели сто разъ Фенеллу, вы ьст съ громомъ вызывали Повинкую и 1олланда, и поэтому и перескозу чрезъ остальные три акта и подниму свой занавѣсъ въ ту самую минуту, какъ опустился занавъсъ Александринскаго театра. Замъчу только, что печоринъ мало занимался пісской, быль разстянь и забыль даже объ интересной ложь, на которую онъ далъ себъ слово не смотръть.

Плумною и допольною толною зрители спускались по извилистымъ ластницамъ къ подълзду Внизу раздавался крикъ жандармовъ и лакеевъ. Дахы, закупаснись и прижавшись къ стінамъ и заслоняемыя ведвъжьями шубами мужей и паценекъ отъ дерзкихъ взоровъ молодежи, дрожали отъ холода и улыбались знакомымъ. Офинеры и штатскіе франты съ лорнетами ходили взадъ и впередъ, стучали, одни саблями и шпорами, другіе-калошами. Ламы высокаго тона составляли особую группу на нижнихъ ступенахъ парадной зъстницы; смъязись, говорили громко и наводили золотые лорнеты на дамъ безъ тона, обыкновенныхъ русскихъ дворянокъ; и однъ другимъ тайно завидовали: необыкновенныя красоть обыкновенныхъ, обыкновенныя, увы! гордости и блеску необыкновенныхъ.

У тъхъ и у другихъ были свои кавалеры; у первыхъ почтительные и важные, у вторыхъ услужливые и порой неловкіе. Въ середава же таснился кружокъ людей не епътскихъ, незнакомыхъ ни съ тъми, ни съ пругими, кружокъ зрителей. Купцы и простой вародь проходили другими дверями. Это была миніатюрная картина всего пе-

тербургскаго общества.

Печоринъ, закутанный въ шинель и надвинувъ на глаза шляпу, старался продраться въ дверямъ. Онъ поравнялся съ Лизаветой Николаевной Пегуровой; на выразительную улыбку отвічаль сухимъ поклономъ и хотълъ продолжать свой путь, но быль задержань следующимь вопросомъ:

 Отчего вы такъ серіозны, monsieur George? вы недовольны спектаклемъ.

- Папротивъ, я во все горло вызывалъ - Голланда.
  - Неправда ли, что Новицкая очень мила?
  - Ваша правда.
  - Вы отъ нея въ восторгъ?
  - Я очень радко бываю въ восторгъ.
- Вы этимъ никого не ободряете, сказала она съ досадой и старалсь иронически улыбнуться.
- Я не знаю никого, кто бы нуждался въ моемъ ободрения, отвъчалъ Печоринъ не-

брежно.-И притомъ восторгъ есть что-то такое дѣтское...

— Ваши мысли и слова удивительно подпержены перемана... давно лв?

- Право...

Печоринъ не слушалъ. Его глаза старались пропикнуть пеструю стану шубъ, салоповъ, шляпъ. Ему показалось, что тамъ за колонисто мелькнуло лицо ему знакомое особенно знакомое... Еъ эту минуту жандармъ врикнулъ и долговизый лакей повторилъ за нимъ: карега килзи Лиговскова

Съ отчалнными усилілми расталкивая толпу, Печоринъ бросился къ дверямъ. Перевъ нимъ, человека за четыре, мелькнулъ розовый салонъ, шаркнули ботинки. Лакей повсадилъ розовый салопъ въ блестящій купе. потомъ вспарабкалась въ него медетжья шуба. Дверны хлопнули. На Морскую, пошель!- Питересную карету замѣнила другая, можеть-быть не менъе интересная, только не для Печорина. Онъ стоялъ, какъ вкопанный. Мучительная мысль смутила его мозгъ. Эта ложа, на которую онъ далъ себъ слово не смотрыть... Княгиня сидъла въ вей. Ен розован ручка покоилась на малиновомъ бархать. Ея глаза можеть-быть часто попоились на немъ, а онъ даже и не подумаль обернуться. Магнитическая сила взгляда любимой женщины не подъйствовала на его бычачии нервы. О! бъщенство! Онъ себъ этого никогда не простить. Раздосадованный, онъ пошелъ по тротуару, отыскаль свои сани, разбудилъ толстаго кучера, который лежаль, свернувшись, покрытый медвъжьею полостью, и отправился домой. А мы обратимся къ Лизаветь Пиколаевић Негуровой и последуемъ за нею.

Когда она съла въ карету, то отекъ ся началъ длинную диссертацію насчеть моло-

дыхъ людей нынашняго вака.

— Вотъ, напримъръ, Печоринъ, - говорилъ онъ, - нътъ того, чтобъ искать во миз или Катенькъ [Катенька его жена, пятидесяти пяти лать . Нать, и смотрать не хочеть. Какъ бывало въ наше время: влюбится молодой человъпъ, старается угодить родителямъ, всей родить, а не то, чтобъ все по угламъ съ дочкой перешоптываться, да глазки дълать... Что это вынче-срамъ смотръть, и дъвушки не тъ стали. Бывало, слово лишнее услышать, покраситють, да и баста: ужъ отъ нихъ не доблешься отвъта. А ты, матушка, двадцати пяти лъть дъвка, такъ на шею и вѣшаешься. Замужъ захотвлось.

Лизавета Николаевна хотъла отвічать. Слезы навернулись у нел на глазохъ, и она не могла произнесть ни слова. Катерина Ивановна за нее заступилась.

\_ Ужъ ты всегда на нее пападаешь по- приводить умъ въ печальное сомивние нанапрасну. Что жъ дълать, когда молодые дюли не женятся. Падо самой не упускать случая. Печоринъ женихъ богатый, хорошей фамилін; чемъ не мужъ? Въдь не векъ же сидъть дома... слава Богу, что миъ ея наряды-то стоять, а ты свое: замужь хочешь, замужъ хочешь. Да кабы замужъ не выходили, такъ что бы было...

Эти разговоры повторялись въ томъ или другомъ видъ всякій разъ, когда мать, отенъ и дочь оставались втроемъ ... дочь молчала, а что происходило въ ен сердце въ эти ми-

нуты, одинъ Богъ знаетъ.

Пріфхали домой. Катерина Ивановна съ ворчливымъ супругомъ отправились въ свою комнату, а дочка въ свою. Родители ел принадлежали и къ старому, и къ новому въку. Прежнія понятія, полузабытыя, полустертыя новыми впечатлъніями жизни петербургской, вліяніемъ общества, въ которомъ Николай Петровичъ по чину своему долженъ былъ находиться, проявлялись только въ минуты досады, или во время спора. Они казались ему сильнъйшими аргументами, поо онь ломнять ихъ грозное дъйствіе на собственный умъ во дни его молодости. Катерина Ивановна была дама не глупая, по словамъ чиновниковъ служившихъ въ канцеларіи ел мужа, женщина хитрая и лукавая, во мнънін другихъ старухъ, добрая, довърчивая и слупая маменька для бальной молодежи... Истиннаго ел харантера я еще не разгадаль; описывая, я только буду стараться соединить и выразить вийсти вси три вышесказанныя митнія... И если выйдеть портреть похожъ, то объщаюсь идти иъшкомъ въ Невскій монастырь слушать півчихъ.

А Лизавета Ипколаевна.. 0! знакъ восклипавія... погодите. Теперь она пошла въ свою спальню и кликнула горничную Мареушу, толстую, рябую дъвицу... Дурной знакъ... я бы не желалъ, чтобъ у моен жены или неаъсты была толстая и рябая горинчиан!. Терикть не могу толстыхъ и рябыхъ горничныхъ, съ головой, вымазанною чухонскимъ масломъ или приглаженною квасомъ, отъ котораго волосы слинаются и рыжжють, съ руками шероховатыми, какъ вчерашній ржинетный хатов, съ сонными глазами, съ ногами, хлопающими въ башмакахъ безъ ленточекъ, тяжелою походкой и [что всего хуже] четвероугольною таліей, обланленною нестрымъ домашнимъ платлемъ, которое внизу уже, чты вверху... Такая горинчная, сиди за работой въ задней комнатъ порядочнаго цома, подобна крокодилу на дий свёллаго американскаго колодца; такая горинч цая, какъ сальное пятно, проглядывающее сквозь свіжіе узоры перекрашеннаго платыя,

счеть домашняго образа жизни господъ.. О, любезные друзья, не дай Богь вакъ влюбиться въ дъвушку, у которой такая горничная; если вы раздъляете мон мижнія, то очарование ваше погибло навъки.

Лизавета Николаевна вельла горинчной снять съ себя чулки и башмаки и расшнуровать корсеть, а сама, съвъ на постель, сбросила небрежно головной уборъ на туалегь. Червые ен волосы упали на плечи; но я не продолжаю описанія: никому не интересно любоваться поблекшими прелестями, худощавою пожкой, жилистою шеей и сухими плечами, на которыхъ обозначились красные рубцы отъ узкаго платыл. Всякій, въроятно, на подобныя веши довольно насмотръдся. Лизавета Киколаевна легла въ постель, поставила возлъ себя на столикъ свъчу и раскрыла какой-то французскій романъ, Мареуша вышла, тишина воцарилась. въ компатъ. Книга выпала изъ рукъ печальной дъвушки. Она вздохнула и предалась-

размышленіямъ.

Конечно, ни одна отцектшая красавица не повърд за мнъ думъ и чувствъ, волновавшихъ ея грудь послъ длиннаго бала или вечеринки, когда въ одинокой своей комнатъ она приноминала все свое прошедшее, пересчитывала всв любовныя объясненія, которыя нъпогда выслушивала съ притворною холодностію, притворною улыбкой или съ истиннымъ наслаждениемъ, и которыя не начали для нея другихъ следствій, проме лишнихъ десяти строкъ въ альбомъ или мстительной эпиграммы отвергнутаго обожателя, брощенной инмоходомъ позади ел стула во время дливной мазурки. Но я догадываюсь, что эти размышленія должны быть тажелы, несносны для самолюбія и сердца, если оное налицо имъется, або ватуральная негорія вынче обогатилась новымь классомъ очень милыхъ и красивыхъ существъ, яменно - классомъ женщинъ безъ сердца. Чтобъ легче угадать, о чемъ Лизавета Николаевия изволила думать, и принужденъ, пъ моему великому сожильнию, разсказать вамь нькоторыя частности ея жизни, тъмъ болве, что для объясненія слъдующихъ происшествій это необходимо. Она родилась въ Цетербургъ и никогда не вытажала изъ Петербурга. Правда, одинъ разъ на два мъсяца въ Ревель, на воды... По вы сами знаете что Ревель не Россія, и потому направленіе ел петербургскаго военитанія не получило никакого измъненія. У насъ, въ Россія, нъсколько вывелись изъ моды французскій мадамы, а въ Петербургъ ихъ вовсе не держатъ. Англичанку нанимать ел родители были не въ силахъ, энганчанки дороги.

Ифику взять было также неловко, Богъ знаетъ, какая попадется: здъсь такъ много всякихъ. . Лизавета Николаевна осталась вовсе безъ мадамы. По-французски она выучилась отъ маменьки, а больше отъ гостей; нотому что съ самаго дътства она проводила дни свои въ гостиной, сидя возлъ маменьки и слушая всякую всячину. Когда ей исполнилось тринадцать лать, взяли учителя по билетамъ. Въ годъ она кончила курсъ франиузскаго языка... и началось ел свътское воспитание. Въ комнатъ ел стоялъ рояль, но никто не слыхаль, чтобъ она играла... Танцовать она выучилась на дътскихъ бадахъ. Романы она начала читать, какъ тольво перестала учить склады, и читала ихъ удивительно скоро... Между тъмъ отецъ ел нолучиль порядочное наследство, вследь за нимъ хорошее мъсто - и сталъ жить отпрытье. . Пятнадцати льть ее стали вывозить, выдавая за семнадцатилътнюю, и до двадцати пяти льть условный этоть возрасть не измѣнялся... Семнадцать лѣтъ точка замерзанія: они растягиваются сколько угодно, жакъ резиновыя помочи. Лизавета Николаевна была недурна и очень интересна: блъдность и худоба интересны... потому что француженки блёдны, а англичанки худощавы... Надобно замътить, что прелесть бладности и худобы существують только въ дамскомъ воображения и что здашние мущины только изъ угожденія потакають ихъ мнънію, чтобъ чъмъ-вибудь отклонить упреин въ невъжливости и такъ-называемойказарменности.

При первомъ вступленіи Лизаветы Николаевны на паркеть гостиныхъ у нея нашлись моклонники... Это все были люди, всегда апплодирующие новому водевилю, скачущие слушать новую пъвицу, читающіе только новыя книги. Ихъ замѣнили другіе: эти волочились за нею, чтобъ возбудить ревность въ остывающей любовницѣ или чтобъ кольнуть самолюбіе жестокой красоты. Посль этихъ явился третій родъ обожателей: люди, которые влюблялись отъ нечего дълать, чтобы пріятиве провести вечеръ, ибо Лизавета Николаевна пріобръла навыкъ свътскаго разговора и была очень любезна, нъсколько насмѣшлива, нѣсколько мечгательна... Нѣкоторые изъ этихъ волокить влюбились не на шутку и требовали ел руки: но ей хотелось попробовать лестную роль непреклонной... И къ тому же они все были прескучные. Имъ отказали.. Одинъ съ отчаянія долго быль болень, пругіе скоро утъщились... Между тымъ время шло. Она сдълалась опытною и бойкою дівой; смотр'єла на всіхть въ лорнеть, обращалась очень смъло, не красивла отъ двусмысленной рѣчи или взора,

и вокругъ нел стали увиваться розовые юноши, пробующие свои силы въ словесной перестрълкъ и посвящавшие ей первые свои опыты страстнаго красноръчія. Увы, ва этихъ было еще меньше надежды, чъмъ на всъхъ прежнихъ. Она съ досадою и виссть тайнымъ удовольствіемъ убивала ихъ надежды, останавливала Едкою насифиней разливы праснортчія—и вскорт они увтрились, что она непобъдимая и чудная жев. щина. Вздыхающій рой разлетался въ разныя стороны... и наконецъ для Лизаветы Николаевны наступиль періодъ самый мучительный и опасный сердцу — отцевтающей женщины...

Она была въ тѣхъ лѣтахъ, когда еще волочиться за нею было не совъстно, а влюбиться въ нее стало трудно; въ техъ летахъ когда какой-нибудь вътреный или безпечный франть не почитаеть уже за грахъ уварять шутя въ глубокой страсти, чтобы послъ, такъ. для смѣху, скомпрометировать дѣвушку въ глазахъ подругъ ея, думая этимъ придать себь болье въсу... увърить вськъ, что она отъ него безъ памяти и стараться новазать. что онъ ее жалъетъ, что онъ не знаетъ, какъ отъ нея отдълаться; говорить ей нажности шонотомъ, а вслухъ колкости... Бъдная, предчувствун, что это ен последній обожатель. безъ любви, изъ одного самолюбія, старается удержать шалуна, какъ можно долее у ногъ своихъ ... Напрасно. Она болъе и болъе запутывается. И наконець... увы... за этимъ періодомъ остаются только мечты о мужь, какомъ-нибудь мужъ ... однъ мечты.

Лизавета Николаевна вступила въ этотъ періодъ, но последній ударъ нанесь ей не безпечный шалунъ и не бездушный франть.

Воть какъ это случилось.

Полгора года тому назадъ Печоринъ быль еще въ свъть человъкъ довольно новый. Ему надобно было, чтобъ поддержать себя, пріобръсти то, что накоторые называють свътскою извъстностью, то-есть прослыть человъкомъ, который можеть дълать злокогда ему вздумается. Нфсколько времени онъ напрасно искалъ себъ пьедестала, вставши на который, онъ бы могъ заставить толпу взглянуть на себя. Сделаться любовинкомъ извъстной красавицы было бы слишкомъ трудно для начинающаго, а скомпрометировать дъвушку молодую и невинную онъ оы не ранился. И потому онъ набраль своимъ орудіемъ Лизавету Николаевну, которая не была ни то, ни другое. Какъ быть. Въ нашемъ бъдномъ обществъ фраза: онъ погуонлъ столько-то репутацій, значить почти. онъ выиграль столько-то сражения.

Лизавета Николаевна и онъ были давно знакомы. Они кланялись, Составивъ планъ свой, Печоринъ отправился на одинъ балъ, где долженъ быль съ нею встретиться. Онъ наблюдаль за нею пристально и замътиль, что никто ея не пригласилъ на мазурку: знакъ былъ поданъ музыкантамъ начивать, кавалеры шумъли стульями, устанавливая нув въ кружокъ. Лизавета Николаевна отправилась въ уборную, чтобы сврыть свою досаду. Печоринъ дожидался ее у дверей. Когда она возвращалась въ залу, начиналась уже вторая фигура. Печоривъ тороиливо подошель къ ней.

— Гдт вы скрывались, — сказаль онъ, я искаль вась вездь, приготовиль даже стулья, такъ и сильно надъялся, что вы

кив не откажете.

— Какъ вы самоувъренны, —и неожиданное удовольствие вспыхнуло въ ел глазахъ. — Однако жъ вы меня не накажете слиш-

вомъ строго за эту самоувъренность?

Она не отвъчала и послъдовала за нимъ. Разговоръ ихъ продолжался во все время танца. Блистан шутками, эпиграммами, касаясь до всего, даже любовной метафизики, Печоринъ не щадиль ни одной изъ ея молодыхъ и свъжихъ сопериить. За ужиномъ снъ сълъ возлъ нея, разговоръ педвигался все далъе и далъе, такъ что, наконецъ, онъ чуть-чуть ей не сказаль, что обожаеть ее до безумія [разумъется двусмысленнымъ образомъ]. Огромный шагъ былъ едъланъ, ц онъ возвратился домой довольный своимъ

Нъсколько недъль сряду послъ этого они встръчались на разныхъ вечерахъ. Разумъегся, онъ неутомимо искаль этихъ встрычь, а она по крайней мъръ ихъ не избъгала. Однимъ словомъ, онъ пошелъ по следамъ древнихъ воловить и действоваль по формъ, классически. Скоро всъ стали замъчать ихъ постоянное влечение другь къ другу, какъ явление новое и совершение оригинальное въ нашемъ холодномъ обществъ. Печоринъ избъгалъ нескромныхъ вопросовъ, но за то дъйствовалъ весьма открыто. Лизавета Николаевна была также этимъ очень довольна, потому-что надъялась завлечь его дальше и дальше, и потомъ, какъ говорили наши матушки, женить его на себъ. Ей родители, не имъл еще объ немъ никакого митий, такъ, безо всякихъ ввдовъ, пригласили однако-же его посъщать свой домъ, чтобъ узнать его короче Многіе уже стали надъ нимъ подсмъпраться, какъ надъ будущимъ женихомъ; добрые пріятели стали уговаривать его, отклонать отъ безразсуднаго поступка, который ему не входиль и въ голову. Изъ этого всего онъ заключиль, что минута ръшитель-

Былъ блестицій балъ у борона чев. Печонаго кризиса наступила.

ринъ, по обыкновение, танновалъ первую кадриль съ Елизаветой Николаевной,

— Какъ хороша сегодня меньшал Р., за-

мътила Елизавета Ниполаевна

Печоринъ навелъ лориетъ на молодую прасавицу, долго смотрълъ молча и наконецъ

— Да, она прекрасна. Съ навимъ вкусомъ перевиты эти пунцовые цвъты въ ел густыхъ русыхъ локонахъ. Я непревънно далъ себъ слово танцовать съ нею сегодня, именно потому, что она вамъ нравится. Не правда ли, я очень догадливъ, когда хочу вамъ сдълать удовольствіе.

- 0, безъ сомнънія, вы очень любез-

ны,-отвічала она, веныхнувъ.

Въ эту минуту музыка остановилась, первая кадриль кончилась, и Печоринъ очень въжливо раскланился. Остальную часть вечера онь или танцоваль съ Р., или стояль возлъ ел студа, старался говорить какъ можно больше и казаться какъ можно довольнъе, хоти, между нами, дъвица Р. была очень проста и почти его не слушала, но такъ накъ онъ говорилъ очень много, то она заключила, что Печоринъ павалеръ очень любезный. Послъ мазурки она подощла въ Елизаветь Инколаевиъ, и та ее спросила съ пронического ультокою.

— Какъ вамъ кажется вашъ постоянный

нынъшній кавалеръ?

— Il est très aimable,—отвъчала Р.

Это быль жестокій ударь для Елизаветы Николаевны, которая почувствовала, что лишается своего посл'ядняго кавалера, — **по**о остальные молодые люди, вида, что Печоринъ занимается ею исключительно, совер-

шенно ее оставили.

И точно, съ этого дви Печоринъ сталъ съ нею разсъяниће, холодиће, явно старался ей дълать тъ мелкія непріятности, которыя замікчаются всіми и за которыя между тімь невозможно требовать удовлетворенія. Говоря съ другими дъвушками, онъ выражался о ней съ оспоронтельнымъ сожальніемъ, тогда пакъ она напротивъ, всаъдствіе плохого расчета, желая польнуть его самолюбіе, повъряла своимъ подругамъ подъ нечатью строжайшей тайны свою чистьйшую, искренивишую любовь. Но напрасно. Онъ только наслаждался взлишнимъ торжествомъ, а она, увърпя другихъ, мало-по-малу сама увърнлась, что его точно любить. Родители ен, болъе проницательные въ качествъ безпристрастныхъ зрителей, стали ее укорять, говоря: - Воть, матушка, целый годь процустила даромъ, отказала жениху съ двадцатью тысячами доходу; правда, что онъ старъ и въ параличъ, — да что ныньшийе молодые люди! Хорошъ твой Печорийъ, мы зарянъе

знали, что онъ на тебъ не жевится, да и мать не позволить ему жениться! Что жъ вышло? Онъ же надъ тобой и насмъхается.

Разумъется, подобныя слока не успокоять ни уязвленнаго самолюбія, ни обманутаго сердна. Лизавета Илколаевна чувствовала ихъ истину, но эта истина была уже для нея не нова. Кто долго преследоваль какуюнибудь ифль, много для нея пожертвоваль, тому трудно отъ нея отступиться, а если къ этой изли примынають послідвія надежам увидающей молодости, то невозможно. Въ такемъ положени мы сставили Лязавету Николаевну, прітхавшую изъ театра, лежашую на постели съ книжною въ рукахъ и съ мыслями, бродящими въ кинувшемъ и будущемъ.

Наскучивъ пробъгать глазами десять разъ одну и ту же страницу, она нетерићливо бресила инигу на столикъ и вдругъ примътила письмо съ адјесомъ на ел пмя и со штемпелемъ городской почты.

Какое-то внутреннее чувство шептало ей не распечатывать таинственный конверть, но любопытство превозмогло, конвертъ сорванъ дрожащими руками, свъча придвинута и глаза ел жадно пробъгають первыя строви. Инсьмо было написано приметно искаженнымъ почеркомъ, какъ будто боялись, что самыя буквы измънять тайнъ. Виъсто подписи имени внизу рисовалась какая-то египетская каракуля, очень похожая на пятва, видимыя въ лунф, которымъ многіе простолюдины придають какое - то символическое значение. Ботъ письмо отъ слова до слова:

Милостивая Государыня,—вы меня не знаете, и васъ знаю. Мы встръчаемси чаето. Есторія вашей жизни такъ же мнь знакома, какъ мел записная книшка, а вы моего имени никогда не слыхали. Я принимаю въ васъ участие именно потому, что вы никогда на мени не обращали вниманія. и притомъ и нынче очень доголевъ собою и начъренъ сдълать доброе дъло. Мит извъстно, что Печеринъ вамъ правител, что вы всически думаете снова возлечь въ немъ чувства, которыя ему накогда не снились. Опъ съ вами пошутилъ. Онъ недостоинъ васъ, овъ любить другую. 1св ваши старанія послужать только къ вашей гибели. Сейть и такъ указываеть на васъ нальцами. Скоро онъ совствиъ отъ васъ отворотител. Пикакая личная выгода не заставида меня подавать вамъ такіе неосторожные и сивлые совыты, и чтобы вы болье убъдились въ коемъ безкорыстій, то и клянусь вамъ, что вы никогда не узнаете моего имени.

Вельдствіе чего остаюсь вашъ поворных, шій слуга:

(Каракуля).

Оть такого письма съ другою сделалась бы истерика. по ударъ, поразивъ Лизавету Инколаевну въ глубину сердна, не подърствовать на ел нервы. Она только поблывъла, торопливо сожгла письмо и сдулава полъ легкій его пепелъ. Потомъ она погасила свъчу и обернулась къ стъвъ. Казалось, она плакала, но такъ тихо, такъ тихо, что, если бъ вы стояли у ен изголовыя, то подумали бы, что она снять покойно и

На другой день опа встала блідніве обывновеннаго, въ десять часовъ вышла въгостиную, разливала сама чай по обывновенію. Когда убрали со стола, отець ед уткаль къ должности, мать съла за работу, она пошла въ свою комнату. Проходя черезъ залу, ей встрътился лакей.

— Куда ты идешь? — спросила она.

— Доложить-еъ.

— 0 комъ?

— Вотъ тоть-съ... офицеръ... Господинъ Печоринъ...

- Гдъ онъ?

— У крыльца остановился.

Лизавета Николаевна покрасићла, потомъ снова побледнела и потомъ отрывието сказала лакею:

— Скажи ему, что дома никого итть, и когда онъ еще пріздеть, прибавила она, какъ бы съ трудомъ выговаривал послъднюю фразу, - то не принимать...

Лакей поклонился и ушель, а она опрометью бросилась въ свою комнату.

Получивъ такой развительный отказъ, Печоринъ, какъ вы сами можете догадаться, не удивился: онъ приготовился къ такой развязить и даже желаль ее. Онъ отправилсл на Мерекую. Сани его быстро сколылли по сыпучему снъгу; угро было туманное и объщало близкую оттепель. Многів жители Петербурга, проведшие дътство въ другомъ климать, подвержены странному вліянію зд'янняго неба. Какое-то печальное ракнодушіе, полобное тому, съ какимь наше стверное сольце отворачивается отъ неблагодарной здъшней земли, закрадывается въ душу, приводить въ опъпеньние всъ жизненные органы. Въ эту минуту сердие не способно къ энтузіазму, умъ къ размышленію. Въ подобномъ расположеніи находился Печоринъ. Неожиданный успахъ ванчалъ его легкомысленное предпріятіс, и онъ даже не обрадовался. Чрезъ въсколько мынутъ онъ долженъ быль увидъться съ женщиною, которая была постоянною его мечтою въ продолжени пъсколькихъ лъгь, съ которою онъ быль связанъ прошедшимъ, для которой быль готовъ отдать свою бупущность, и сердце его не трепетало отъ ветеривнія, страха, вадежды. Какое-то бользненное замираніе, какая-то мутность и неподвижность мыслей, которыя подобно тяжелымъ обманамъ осаждали умъ его, предвъщали одни близкую бурю душевную. Вспоинная прежнюю пылкость, онъ внутренно досадовалъ на теперешнее свое спокойствіе.

Воть сани его остановились передъ однимъ зомомъ. Онъ вышель и взялся за ручку пвери. Но, прежде чемъ онъ отвориль ее. минувшее, какъ сонъ, проскользнуло въ его воображения, и различныя чувства внезанно шумно пробудились въ душъ его. Онъ гамъ испугался громкаго біенія сердца своего, какъ пугаются сонные жители города при звукъ ночного набата. Какія былк его вамъренія, опасенія и надежды, извъстно только Богу; повидимому онъ готовъ облаодълать ръшительный шагъ, дать новое направленіє своей жизни. Наконецъ дверь отворилась, и онъ медленно взошелъ по шпрокой лъстниць. На вопросъ швейцара, кого ему угодно, онъ отвъчалъ вопросомъ:-дома ли княгиня Въра Диптріевна?

— Князь Степанъ Степановичъ у себя-съ. — А внягина? — повторилъ нетериъливо

- Княгиня также-съ.

Печоринъ сказалъ швейцару свою фамилію, и тотъ пошель доложить.

Сквозь полураскрытую въ залу дверь Печоринъ бросилъ любонытный взглядъ, старансь сколько-нибудь по убранству комнать угадать хотя слабый оттеновъ семейной жизни хозяевъ. По, увы! въ столицъ всъ залы схожи между собою, какъ все улыбки и вев привътствія. Одинъ только кабинеть иногда можетъ разоблачить домашнія тайны Но кабинеть такъ же непроницаемъ для постороннихъ посътителей, какъ сердце. Однако же краткій разговоръ со швейцаромъ нозволилъ догадаться Печорину, что главное лицо въ дом' былъ князь. "Странно, подумаль онь, ена вышла замужъ за стараго, непріятнаго и обыкновеннаго человъка, въроятно для того, чтобъ дълать свою волю. И что же, если я отгадаль правду, если она добровольно перемънила одно рабство на другое, то какая же у нея была цель? Какая причина?.. Но нътъ, любить она его не можеть, за это я ручаюсь головой".

Въ эту минуту швейцаръ вошелъ и торжественно произнесъ:

 Пожалуйте, князь въ гостиной. Медленными шагами Печоринъ прошелъ черезъ залъ. Взоръ его затуманился, кровь

прилила въ сердну, овъ чувствоваль, что побледивать, погда перешель черезъ порогъ гостиной. Молодан женщина въ утреннемъ атласномъ напотъ и блондовомъ ченцъ сидъла небрежно на диванъ. Возлъ вея на креслахъ въ мундирномъ фракъ сидълъ накой-то толстый, лысый господинь съ огромными глазами, налитыми вровью, и безконечно шпровою улыбкой. У окна стояль другой, въ сюртукъ, довольно сухощавый, съ волосами, обстриженными подъ гребенку, сь обвислыми щеками и довольно неблагороднымъ выражениемъ лица. Онъ просматриваль газеты и даже не обернулся, погда вошель молодой офицерь. Это быль самь князь Степанъ Степановичь. Молодан жен шина поспъшно встала, обратись иъ Печорину съ какимъ-то очень неяснымъ привътствіемъ; потомъ подопіла къ князю и сказала ему:

 —. Моп ami, вотъ господинъ Печоринъ, онъ старинный знакомый нашего семейства... Monsieur Печоринъ, рекомендую вамъ моего мужа.

Князь бросиль газеты на окно, раскланялся, котъль что-то сказать, но изъ устъ его вышли только отрывистыя слова...

- Понечно... мит очень пріятно... семейство жены моей... что вы такъ любезны... Я поставиль себъ за долгъ... ваша матушка такая почтенная дама-я никую честь быть вчерась у нея съ женой.

— Магушка съ сестрой хогъла сама быть у васъ сегодил, но она немного нездорова и поручила мнъ засвидътельствовать вамъ

свое почтение. Печоринъ самъ не зналъ что говориль. Опомнившись и думан, что онъ сказаль глупость, онъ приняль какой-то холодный, принужденный видъ. Киягинт показалось, въроятно, что этой фразой онъ хотыть объаснить свой визигь, какъ будто бы невольный. Выраженіе лица ен также сдълалось принужденно. Она подозрѣвала намѣреніе упрекнуть. Щеки ел готовы были вспыхнуть, но она быстро отвернулась, сказала что-то толстому господнеу, тогь захохогаль и громно произнесъ: с, да! Погомъ она при-

Княгиня Вѣра Дмитріевна была женщина свои газеты. двадцати двухъ лътъ, средняго женскаго роста, блондинка, съ черными глазами, что придавало лицу ел какую-то оригинальную предесть и такимъ образомъ, тъзко отличан ее оть другихъ жевщинъ, уничтожало сравненія, которыя, можетъ-быть, были бы не въ ел пользу. Она была не красавица, хотя черты ел были довольно правильны. Овалъ ли

гласила Печорина състь, заняла сама преж-

нее место, а князь взяль опять въ руки

на совершенно аттическій, и прозрачность кожи необыкновенная. Безпрерывная измънчивость ел физіономін, повидимому несообразная съ чертами насколько ръзкими, машала ей нравиться всемъ и нравиться во всякое время. Но за то человъкъ, привыкций следить эти меновенныя перемены, могь бы отврыть въ нихъ редкую пылкость души и постоянную раздражительность нервовъ, объщающую столько наслажденій догадливому любовнику. Ел станъ быль гибокъ, движенія медленны, походка ровная. Вида ее въ первый разъ, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что эта женщина съ характеромъ твердымъ, рашительнымъ, холоднымь, върующая въ собственное убъждение, готовая принесть счастіе въ жертву правиламъ, но не молвъ. Увидавъ же ел въ минуту страсти и волненія, вы сказали бы совстмъ другое или, скорте, не знали бы вовсе, что сказать.

Насколько минутъ Печоринъ и она сидъли другъ противъ друга въ молчанін, затруднительномъ для обоихъ. Толстый господинъ, который быль по какому-то случаю баронъ, воспользовался этимъ промежуткомъ времени, чтобъ объяснить подробно свои родственныя связи съ прусскимъ посланникомъ. Княгиня разными вопросами очень довко заставляла барона еще болъе растягивать ръчь свою. Жоржъ, пристально устремивъ глаза на Въру Дмитріевну, старался, но тщетно, угадать ея тайныя мысли; онъ видъль ясно, что она не въ своей тарелкъ, озабочена, взволнована. Ел глаза то тускивли, то блистали; губы то улыбались, то сжимались, щеки краснъли и бладнали попереманно. Но какая причина этому безпокойству? можетъ-быть домашняя сцена, до него случившаяся, потому-что князь явно быль не въ духѣ; можетъ-быть радость и смущение воскресающей или только вновь пробуждающейся любви къ нему, можетъ-быть непріятное чувство при встрача съ человакомъ, который зналъ ифкоторыя тайны ен жизни и сердца, который ималь право, и можеть быть, готовъ быль ее упрекнуть...

Печоринь, не привыкшій толковать женскіе взгляды и чувства въ свою пользу, остановился на послъднемъ предположени... Изъ гордости онъ рѣшился показать, что подобно ей забылъ прошедшее и радуется ея счастью... Но невольно въ его словахъ звучало оскорбленное самолюбіе. Когда онъ заговорилъ, то княгиня вдругъ отвернулась отъ барона... и тотъ остался съ отверстымъ ртомъ, готовясь произнести самое важное и убъдительнъйшее заключение своихъ доказательствъ.

- Княгиня, сказаль Жоржъ, - извините, я еще не поздравиль вась., съ книжескимъ...

титуломы!.. Повырыте однако, что я съ этик. намъреніемъ спъщиль имъть честь вась уве дъть... но когда вошелъ сюда, то происшель шая въ васъ перемъна такъ меня поразвла, что, признаюсь... забыль долгь въжда.

— Я постаръла, не правда ли?-отвъчала Въра, наклонивъ головку къ правому плечу

— 0, вы шутите! Разва въ счасти ста. ръють... напротивъ, вы пополнъли, вы...

— 0! конечно и очень счастлива, пре-

рвала его княгиня.

 Это молва всеобщая; многія молоды; дъвушки вамъ завидують... Вирочемъ, ви такъ благоразумны, что не могли не сталать такого достойнаго выбора... Весь свыть восхищается любезностью, умомъ и талав. тами вашего супруга... [баронъ сдълаль утверь. дительный знакъ головой . Княгина чуп. чуть не улыбнулась, нотомъ вдругъ досатизобразилась на ел лиць.

— Я вамъ отплачу комплиментомъ за комплименть, monsieur Печоринь... вы так-

же перемънились къ лучшему.

— Какъ быть! время всесильно... даже наши одежды, подобно намъ самимъ, подвержены чуднымъ измъненіямъ-вы теперь восите блондовый чепчикъ, и вифсто франа московского недоросля или студентского сортука ношу мундиръ съ эполетами... Въроятно. оть этого я выбю счастіе вамъ нравиться больше, чъмъ прежде... вы теперь такъ привыкли къ блеску!

Княгиня хотьла отметить за эпиграмиу. Прекрасно! воскликнула она; — вы отгадали, и точно... намъ, бъднымъ москытянкамъ, гвардейскій мундиръ истинная диковинка!

Она насмъщливо улыбнулась, баронь захохоталь, и Печоринь на него взбысился.

— У васъ такой усердный союзники княгиня, сказаль онъ, - что я должень признаться побъжденнымъ. И и увъренъ, что баронъ при данномъ знакъ готовъ мена сокрушить всею своею тажестью.

Баронъ плохо понималъ по-русски, хога родился въ Россіи; онъ захохоталь пуще прежняго, думан, что это комилименть, относящійся къ нему вмёсть съ Верой Дмитріев ной. Печоринъ пожалъ плечами, и разговоръ снова остановился. Къ счастію, канал подошель, преважно держа въ рукъ газем.

— Воть это до тебя касается, — сказаль онъ женѣ; —новый магазинъ на дняхъ. ог крыть на Невскомъ. Я покажу вамъ, -сказалъ онъ, обращаясь въ гостямь, - негербург скій гостинець, который я вчера зущиль жень: всь говорять, что серьги самыя мог ныя, а жена говорить, что нъть. Какь 6: дуть по вашему вкусу?

Онъ пошелъ въ пругую комнату и при- странствующимъ студентомъ. Но скажите, несъ сафиянную коробочку. Часто повторие- ради Бога, какаа есть возможность въ Росное княземъ слово «жена» какъ-то грубо сін сдълаться бродагой повелителю трехъ и непріятно отзывалось въ ушахъ Печорина. тысять душъ и илемянику двадияти ты-Онъ съ перваго слова узналь въ князъ человыка недалекаго, а теперь убъдился, что нутешествія ограничивались потадками, съ онъ даже человъкъ не свътскій. Серьги переходили изъ рукъ въ руки. Баровъ произнесь надъ ними ивсколько протяжныхъ воскличаній, Печоринъ послѣ него сталь машинально ихъ разсматривать.

- А павъ вы думаете, спросиль князь Степанъ Степановичъ, спрятавшись въ галстукъ и одною рукой вытаскивая накрахмаленный воротничокъ, -- сколько и за нихъ

заплатиль? отгадайте.

Серьги по большей мара стоили 25 рублей, а были заплачены 75. Печоринъ нарочно сказаль 150. Это озадачило князя. Онъ ничего не отвічаль, стыдясь сказать правду, и сълъ на канапе, очень немилостиво поглядывая на Исчорина. Разговоръ етвлался общимъ размъномъ городенихъ нопостей, московскихъ извъстій. Князь, ифсколько развессливнись, объявиль жент откровенно, что, если бъ не тяжебное дъло, то никакъ бы не оставилъ Москвы и Англійскаго клуба, прибавляя, что здішній Англійскій клубъ ничго передъ московскимъ. Наконецъ Печоринъ всталъ, раскланялся и дошель уже до двери, какъ вдругъ княгиня векочила съ своего мъста и убъдительно просила его не позабыть попъловать за нее милую Бареньку сто разъ, тысячу разъ. Печорину хотьлось ей замътить, что онъ не можеть передавать словесных попрауевь, но ему было не до шутки, и онъ очень важно опять поклонился. Княгиня улыбнулась ему тою вичего не выражающею улыбкою, которая разливается на устахъ танцовщицы, оканчивающей пируэть.

Съ горькимъ предчувствіемъ онъ вышелъ ызь комнаты. Пройдя залу, обернулся; княгиня стояла въ дверяхъ, неподвижно смотреда ему воследь. Зам'ятивь его движение,

Фна исчезла.

«Странно, подумалъ Печоринъ, садясь въ сани, было время когда я читаль на лиць ел већ движенія мысли такъ же безошабочно, какъ собственную рукопись, а теперь я ел не понимаю, совершенно не понимаю».

До двънадцатилътняго возраста Печоринъ жиль въ Москев. Съ дътскихъ лътъ онъ таскался изъ одного пансіона въ другой и наконецъ увънчаль свои странствованія вступленіемъ въ университеть, согласно волт. своей премудрой маменьки. Овъ получиль такую охоту къ перемънъ мъсть, что если бы жиль въ Германи, то сделался бы

сячь московскихъ тетушекъ. Итакъ, вск его челиою таких в негодлевъ какъ онъ, въ Петровскій, въ Сокольники и Марынну рошу. Можете вообразить, что они не брали съ собою тетрадей и книгь, - чтобъ не казатьен исдантами. Пріятели Печорина, которыхъ число было, впрочемь, не очень велико, были чее молодые люди, которые встрачались съ нимъ въ обществъ, ноо и въ то время студенты были почти единственными кавалерами московскихъ прасавицъ, вадыхавшихъ невольно по эполетамъ и аксельбантамъ, не догадываясь, что въ нашъ въкъ эта блестящія выв'вски утратили своє прежнее

Печоринъ съ товарищами являлся также на всъхъ гуляньяхъ. Держась подъ руки, они прохаживались между вереницами кареть, къ великому соблазну квартальныхъ-Встративъ одного изъ этихъ молодыхъ люлей, можно было, запрывши глаза, держать нари, что сеичасъ яватся и остальные. Въ Москва, гда прозванія еще на мода, про-

asaan uxb la bande joyeuse.

Приближалось для Печорина время экзамена. Онъ въ продолжение года почти не ходиль на лекцін и намъревался теперь пожертвовать и всколько ночей наукт и однимъ прыжномъ догнать товарищей. Вдругъ явилось обстоятельство, которое помъщало ему исполнять это геройское намърение У матери Печорина, Татьяны Петровны, бывали дътские вечера для маленькой дочери. На эти вечера събзжались и взрослыя барышни, и переспълыя дівы, жадныя до всякихъ возможных вечеровъ. Дъти ложились спать въ десять часовъ, ихъ смъняли на паркетв большія. На эти вечера являлись часто отецъ и дочь Р-вы. Они быля старинные знакомые Татьяны Петровны и даже изсколько ей сродни. Дочь этого господина Р-ва называлась тогда просто Върочкой, Жоржъ, привыкнувъ видъться съ нею часто, не находиль въ ней инчего особеннаго, она же избъгала его разговора. Разъ собрадась большая компанія фхать въ Симоновъ монастырь по всенощной молиться, слушать извечихъ и гулять. Это было весною; устансь въ длинныя линейки, запряженныя каждая из шесть лошадей, и тровулись съ Арбата веселымъ чараваномъ. Солице склонилось къ Воробьевымъ горамъ, п вечеръ быль въ самомъ дълъ прекрасенъ.

Но какому-то случаю Жоржу пришлось сиджть радомъ съ Върочкою. Онъ этимъ былъ

сначала педоволенъ. Ел семнадцатилътняя свежесть и скроиность казались ему вЕрными признаками холодности и черезчуръ нриторной сердечной невинности: кто изъ насъ въ девятнадиать летъ не бросался очерга голову вослёдъ отпейтающей кокетић, которыхъ слова и взгляды подны объщаній, и души которых в подобны выпрашеннымъ гробамъ притчи. Наружность ихъ-блескъ очаровательный, внутри-смерть и прахъ.

Выжхавъ уже за городъ, когда растворенный воздухъ вечера освъжилъ веселыхъ путешественниковъ, Жоржъ разговорился со своею соседною. Разговоръ ея былъ простъ. живъ и довольно свободенъ. Она была нъсколько мечтательна, но не старалась этого выказывать, напротивъ, стыдилась этого, какъ слабости. Сужденія Жоржа въ то время были разви, полны противорачій, хотя оригинальны, какъ вообще сужденія молодыхъ людей, воспитанныхъ въ Москвъ и привыкшихъ безъ принужденія посторонняго развивать свои мысле.

Наконецъ прівхали въ монастырь, До всенощной ходили осматривать станы, кладбище, дазили на илощадку западной башни. ту самую, откуда въ древнія времена нани предви следили движенія, и последній новикъ открыль такъ поздно имя свое и судьбу свою и свое изгнавническое имя. Жоржъ не отставаль отъ Върочки, потому что неловко было бы уйти, не кончивъ разговора, а разговоръбыль такого рода, что могъ продолжиться до безконечности. Опъ и продолжался все время всенощной, исключая тахъ минутъ, когда дивный хоръ монаховъ и голосъ отда Виктора погружалъ ихъ въ безмолвное умиленіе. Но за топослѣ этихъ минуть разгоряченное воображеніе и чувства, взволнованныя звуками, давали новую нищу для мыслей и словъ. Посль всенощной опать гулали и возвратились въ городъ тамъ же порядкомъ очень поздно. Жоржъ весь следующій день думаль объ этомъ вечерф, потомъ повхалъ къ Р-вымъ, чтобы поговорить объ немъ и передать свои внечатабнія той, съ которою онъ ихъ раздёляль. Визиты ихъ дёлались чаще и продолжительнъе. По короткости обоихъдомовъ они не могли обратить на себи никакого подозранія; такъ прошель цалый мъсяцъ, и они убъдились оба, что влюблены другь въ друга до безумія. Въ ихъ льта, когда страсть есть наслаждение, безъ примъси заботъ, страха праскаянія, очень легко убъдиться во всемъ. У Жоржа была богатая тетушка, которая вы той же степеви была родня и Р-вымъ Тетушка пригласила оба семейства погостить въ себь въ Под-

московную недъли на двъ; домъ у нея быль огромный, сады больше, однимъ слововъ всь удобства. Частыя прогулки сблизили еще болже Жоржа съ Върочкой; не смотря на толпу мадамовъ и дътей тетушки, они какъ-то всегда находили средства быть вавоемъ: средство, впрочемъ, очень легкое, если обоимъ этого хочется.

716

Между тымь въ университеть шель экзаменъ. Жоржъ туда не явился. Разумъется онъ не получилъ аттестата, но о будущемъ онъ не заботился и увърилъ мать, что экзаменъ отложенъ еще на три недели, и что онъ все знаеть. Вечернія прогулки имали необходимымъ слъдствіемъ объясненіе, потомъ клягвы въ върности. Наконецъ, когла двухнедъльный срокъ кончился, надобно было возвращаться въ Москву. Паканувъ рокового дня [это было вечеромъ] они стоили вдвоемъ на балконъ. Какой-то невинмый демонъ сблизилъ ихъ руки и уста въ безмолвное пожатіе, въ безмольный популуй... Они испугались самихъ себя; и хотя Жоркъ рано съ помощью товарищей вступиль ва соблазнительное поприще разврата, во честь невинной девушки была еще для него святыней. На другой день, садись въ экипажи, они раскланились попрежнему очень учтиво, но Върочка покрасићла, и глаза са блистали.

Обманъ Жоржа открылся, какъ скоро пріъхали въ Москву. Отчанніе Татьяны Петровны было ужасно, брань ся неистощима. Жоржъ съ покорностью и молча выслушаль все, какъ стоикъ; но гроза невидимая сбиралась надъ намъ. Въ комптетъ дядющевъ и тетушекть было положено, что его надобно отправить въ Петербургъ и отдать въ юнкерскую школу. Другого спасенія они для него не видали. Тамъ, говорили они, его прошколять и выучать дисциплинв.

Въ это время открылась Польская кампанія. Вся молодежь співнила опредаляться въ полки. Вступать въ школу быле для Жоржа невыгодно, потому-что юнкера 2-го класса не должны были идти въ походъ. Онъ почти на колънихъ выпросилъ у матери позволение вступить въ Н., гусарский полкъ, стоявшій недалеко оть Москвы. Послі мвогаго плаканыя и оханья получиль онь ея благословение. Но самое трудное оставалось ему еще едблать: надобно было с объявить объ этомъ Вфрочкъ. Онъ былъ такъ еще невиненъ душою, что боялся убить ее неожиданнымъ извъстіемъ. Однако жъ она выслушала его молча и устремила на него укаризненный взглядь, не въря, чтобъ какія бы то пи было обстоятельства могли его заставить разлучиться съ нею. Клятва и объщанія ее усповонли.



Ки. Лиговская. Сильнымъ порывомъ дошади быль отброшенъ... на тротуаръ.



Ки. Лиговская. Любопытство превозмогао, конверть сорвань дрожащими руками, свеча придвинута и глаза ея жадно пробъгають первыя строки.



Ки. Лиговскав. Она встретила его въ залъ, сама схватила его за руку.



Ки. Лиговская. Старушка торопливо придвинула стуль. Печоринъ сълъ.

Чрезъ ивскольно дней Жоржъ прівхаль въ Р-вымъ, чтобъ окончательно проститься. варочка была очень бладна. Онь посильль недолго въ гостиной, когда же вышель, то она, прообжавъ чрезъ другія двери, встрътила его въ залъ. Она сама схватила его за руку, крћико ее сжала и произнесла невърнымъ голосомъ: «Я никогда не булу попиздлежать другому». Бъдная, она дрожада всемъ тъломъ. Эти ощущения были для нея такъ новы, она такъ боялась потерать друга, она такъ была увърена въ собственномъ сердць. Напечатльвъ жаркій поцьлуй на холодномъ дъвственномъ челъ ся, Жоржъ посадиль ее на стуль, опрометью совжаль съ лъстнины и поскакалъ домой. Вечерому. принежь лакей оть Р-выхъ къ Татьянъ Петровић просить стклянку съ какими-то ваплями и спирту, потому-что, дескать, барышня очень нездорова и раза три была безь памати. Это быль ужасный ударь для Жоржа. Онъ пълую ночь не спаль, чъмъ свыть сыль въ дорожную воляску и отправился въ свой полкъ.

То сихъ поръ, любезные читатели, вы видын, что любовь монхъ героевъ не выходила изъ общихъ правиль всёхъ романовъ и всякой начинающейся любви. Но за то вноследствін, о! впоследствін вы увидите и

услышате чудныя вещи.

Печоринъ въ продолжение кампания отличался, какъ отличается всякій русскій офинерь, драдел храбро, какъ велкій русскій полдать, любезинчаль съ многими паннами. но минуты послъдняго разставанья и милып образъ Върочки постоянно тревожили его воображение. Чудное дъло! Онъ убхаль съ твердымъ намъреніемъ ее забыть, а вышло наобороть (что почти всегда и выходить въ такихъ случаяхъ]. Вирочемъ, Печоринъ имълъ самый несчастный правъ: впечатльнія сначала легкія постепенно врізывались въ его УМЪ все глубже и глубже, такъ что впоследствін эта любовь пріобреда надъ его сердцемъ право давности, сващенићишее изъ вскув права, человъчества.

, Послъ взятія Варшавы, онъ быль переведенъ въ гвардио. Мать его съ сестрою цереахали жить въ Петербургъ, Варенька привезла ему поклонъ оть своей милой Върочки, какъ она ее называла, -- ничего больше какъ ноклонъ. Печорина это огорчило-онъ тогда еще не понималь женщинь. Тайная досада была одна изъ причинъ, по которымъ овъ сталь волочиться за Лизаветой Николаевной. Слухи объ этомъ, въроятно, дошли пораз даже еще не выдажаеть. до Върочки. Черезъ полгора года онъ узналъ, что она вышла замужъ, черезъ два года прі-Ахала въ Петербургъ уже не Върочка, а кня-Іния Лиговская и князь Степанъ Степановичь.

Тугь, кажется, мы остановились въ предъидущей главъ.

Дия черезъ три, посль того пакт Печеринъ быль у князя, Татьяна Петровна пригласила нъсколько человъкъ знакомыхъ и родныхъ отобъдать. Степанъ Степановичь съ подругою быль, разумыется, въ ихъ числе.

Печоринъ сидълъ въ своемъ кабиветь и хотель уже одеваться, чтобы выйти въ гостиную, когда вошель къ нему артиллерій-

скій офицеръ.

- А, Браницкій, воскликнуль Печорань. л очень радь, что ны такъ кстати забхаль, ты непрежьние будещь у насъ объдать. Восбрази, у насъ нывъ полонъ зомъ полодыхъ девушень, и и одинь отдань имь на жертву. Ты вергь вув знасив, сделай одолжение, останьен объдаты
- Ты такъ убълительно проении, отвъчаль Браницкій, - кака будто предчувству-
- Изгъ, ты не смъещь отназаться, сказалъ Нечоринъ.

Онъ кливнуль человъка и велъль отпустить сани Браницкаго домой

Тальнейций разговорь ихъ и не передаю. потому-что онь быль безевязень и пусть, навъ разговоры вебхъ молодыхъ модей которымъ нечего делать. И въ самомъ дель, скажите, о чемъ могуть товорить молодые люди? Занасъ новостей скоро истощается, въ политику благоразуміе мішаеть пускаться, о службь и такъ слишкомъ много толкують на служов, а женщины въ нащъ варварскій въкъ утратили въ половину прежнее всеобщее свое вліяніе. Влюбиться кажется уже стыдно, говорить объ этомъ смъшно.

Когда ителодько гостей сътхадось, Печоринъ и Браницкій вошли въ гостиную. Тамъ на трехъ столяхь играли въ висть. Покуда маменьки считали козыри, дочки, усъвшись вкругъ небольшого столика, разговаризали о последнемъ баль, о новыхъ модахъ. Офицеры подошля къ инчъ; Браницкій некусно оживиль непринужденною болговией ихъ небольной пружокъ. Печоринъбыль разевянъ. Онъ давно замъчаль, что Браницкій ухаживаль за его сестрой, и, не входи нь раземотрівніе дальнійшихь слідствій, не тревожиль пріятели наблюденіемь, а сестру нескромными вопросами. Варенькъ казалось очень пріатио, что такой ловкій молодой человкиъ примътно отличаеть ее отъ другихъ, ее, но-

Мало-но-малу гости съфажались. Князь Лиговскій и княгина прібхали один изъ последпихъ. Вареньиа бросплась навстръчу своей старой прінтельниць, княгиня поцьловала ее

съ видомъ покровительства. Вскоръ съли за

Столовая была роскошно убранная комната, увънганная картинами въ огромныхъ золотыхъ рамахъ. Ихъ темная и старинная живопись находилась въ разкой противоположности съ украшеніями комнаты, легкими, какъ все, что въ новъйшемъ вкусъ. Действующія лица этихъ картинъ-один полувагія, другія живописно завернутыя вт греческія мантін или одътыя въ испанскіе костюмы въ широкополыхъ шляпахъ съ перьями, съ проръзными рукавами, пышными манжетами. Брошенныя на этотъ холстъ рукою художника въ самыя блестящія минуты ихъ мнеологической или феодальной жизни, казалось, строго смотрѣли на дъйствующихъ лицъ этойкомнаты, озаренныхъ сотнею свъчь, не помышляющихъ о будущемъ, еще менье о прошедшемъ, събхавшихся на пышный объдъ не столько для того, чтобы насладиться дарами роскоши, но чтобъ удовлетворить тщеславію ума, тщеславію богатства. другіе изъ любопытства, изъ приличія или для какихъ-либо другахъ сокровенныхъ цѣлей. Въ одеждъ этихъ людей, такъ чинно сидъвшихъ вокругъ длиннаго стола, уставленнаго серебромъ и фарфоромъ, также какъ въ ихъпонятіяхъ, были перемъщаны всъ въва. Въ преждахъ ихъ встръчались глубочайшая древность съ самою последнею выдумкой нарижской модистки; греческія прически, увитыя гирляндами изъ поддъльныхъ цвътовъ, готическія серьги, еврейскіе тюрбаны, далже волосы, вздернутые къ верху à la chinoise, букли à la Sevigné, пышныя платья на подобіе фижмъ, рукава чрезвычайно широкіе или чрезвычайно узкіе. У мущинъ причеcan à la jeune France, à la Russe, à la moyen age, и à la Titus, гладкіе подбородки, усы, эспаньолки, бакенбарды и даже бороды. Кстати было бы туть привести стихъ Пушкина: «накая смісь одеждь и лиць!» Понятія же этого общества были такая пуганица, которую и не берусь объяснить.

Печорину пришлось сидать наискось противъ княгини Въры Дмитріевны. Сосъдъ его по лівую руку быль какой-то рыжій господинъ, увъщанный крестами, который вздилъ къ нимъ въ домъ только на званые объды, по правую же сторону Печорина сидъла дама легь тридцати, чрезвычайно сећжал и моложавая, въ малиновомъ токъ съ перыями и съ гордымъ видомъ, потому что она слыла неприступною добродътелью. Изъ этого мы видимъ, что Печоринъ, какъ хозлинъ, избразъ самое дурное мъсто за столомъ.

Возлъ Въры Дмитріевны сидъла по одну сторону старушка, разряженная какъ кукла, съ съдыми бровями и черными пуклями; по другую — дипломать, длинный и бледный причесанный à la Russe и говорившій порусски хуже всикаго француза. Послъ второго блюда разговоръ началъ оживляться

— Такъ какъ вы недавно въ Петербур. гъ, -- говорилъ дипломатъ княгинъ, -- то, въроятно, не успъли еще вкусить и постигнуть вст прелести здъшней жизни. Эти эданія, которыя съ перваго взгляда васъ только удивляють, какъ все великое, со временемь едълаются для васъ безцънны, когда вы вспомните, что здъсь развилось и выросле наше просвъщение и когда увидите, что оно въ ихъ уживается легко и пріятно. Всякій у кій должень любить Петербургь: здысь вес, что есть лучшаго русской молодежи, какъ бы нарочно собралось, чтобъ подать дружескую руку Европъ. Москва только великоленый памятникъ, пышная и безмольная гробница минувшаго; здёсь жизнь, здёсь наши надежды...

Такъ высокопарно и мудрено говориль худощавый дипломать, который имъль претензпо быть великимъ патріотомъ. Княгива улыбнулась и отвъчала разсъянно,

 Можетъ-быть со-временемъ я полюблю и Петербургъ, но мы, женщины, такъ легко предаемся привычкамъ сердца и такъ мало думаемъ, къ сожалѣнію, о всеобщемъ просвъщения, о славъ государствъ. М люблю Москву. Съ воспоминаніемъ о ней связава намять о такомъ счастливомъ времени! А здёсь, здёсь все такъ холодно, такъ мертво. О, это не мое мивніе: это мивніе здвинихъ жителей. Геворять, что въбхавь разъ въ Петербургскую заставу, люди мѣняются совершенно.

Эти слова она сказала удыбаясь дишомату и взглянувъ на Печорина. Липломать взбъленился.

 Какія ужасныя клеветы про нашъ милый городъ, -- воскликнуль онъ, -- а все это старая сплетница Москва, которая изъ зависти влевещеть на молодую свою соперинцу.

При словъ «старая сплетница» разряженная старуніка затрясла головой и чуть-чуть не подавилась спаржею.

— Чтобъ рашить нашъ споръ, продолжаль дипломать, — выберемте посредника, княгиня: воть хоть Григорія Александровича, онъочень прилежно слушалъ нашъ разговоръ. Какъ вы думаете объ этомъ, monsieur lleчоринъ? скажите по совъсти и не принесите меня въ жертву учтивости. Вы одобряете мой выборъ, княгиня?

Вы выбрали судью довольно строга-

го, -- отвъчала она.

- Какъ быть, нашъ брать всегда наблюдаеть свои выгоды, - возразиль дипломать съ самодовольной улыбкою. - Monsieur Печоринъ, извольте же решить.

\_ Миъ очень жаль, \_сказаль Печоринь. \_\_ что вы ощиблись въ своемъ выборъ. Изо всего вашего спора я слышаль только то, что сказала княгиня.

Липо дипломата вытянулось.

 Однако жъ, сказалъ онъ, — Москвъ или Петербургу отдадите вы преимущество?

- Москва мон родина, отвъчаль Печо-

ринъ, старансь отделаться.

валь съ упорствомъ.

- Я думаю, прерваль его Исчоринь,это ни зданія, ин просвъщеніе, ни старина ве имъють вліянія на счастіе и веселость. А мъняются люди за Петербургскою заставой и за московскимъ шлагбаумомъ петому. это если бъ люди не мънялись, было бы очень скучно.

— Послъ такого ръщенія, княгиня, сказалъ дипломатъ, - я уступаю свое дипломатическое звание господину Печорину. Онъ увернулся отъ ръшительного отвъта, какъ

Талейранъ или Метгернихъ.

- Григорій Александровичь, возразила внягина, - не увлекается страстью или пристрастіемъ, онъ слѣдуеть одному холодному

— Это правда, отвъчалъ Печоринъ, — я теперь сталъ взвъщивать слова свои и разсчитывать поступки, следуя примеру другихъ. Когда я увлекался чувствомъ и воображениемъ, надо мною смъялись и пользовались моимъ простосердечемъ. Но вто же въ своей жизни не дълалъ глупостей! и ито не расканвался! Теперь, по чести, я готовъ пожертвовать самою чистъйшею, самою воздушною любовью для трехъ тысячь душъ съ винокуреннымъ заводомъ и для какого-нибудь графскаго герба на дверцахъ нареты. Надобно пользоваться случаемъ, таки вещи не падають съ неба. Не правда ли?

Этогь неожиданный вопрось быль сдъланъ дам'в въ малиновомъ береть.

Молчавшая добродьтель пробудилась при этомъ неожиданномъ вопросъ, и страусовыя перья заколыхались на береть. Она не могла тогчасъ отвътить, потому что ся невинные зуоки жевали кусокъ рабчика съ самымъ добродътельнымъ стараніемъ. Всъ съ терпънемъ молча ожидали ел отвъта. Наконецъ, она открыла уста и важно молвила:

— Ко миз ли вашъ вопросъ относится? — Если вы позволите, отвъчаль Печо-

— Не хотите ли вы раздълить со мною

- Ахъ, избавьте!

Въ эту минуту ей подали какое-то жирное блюдо, она положила себь на тарелку и прододжала:

 Вотъ адресуйтесь къ книгинъ. Она. я думаю, гораздо лучие можеть судить о любви н о графскомъ или о княжескомъ титуль.

— Я бы желаль слышать ваше мявніе, сказаль Печоринъ, - и решился победить

вашу скромность упраиствомъ.

 Вы не первые, и вамъ это не удастся, Однако жъ которая?.. Дипломатъ настан- сказала она съ презрительною улыбкой. — Притомъ и не имъю никакого мнънія о любен.

> Помилуйте! въ ваши лъта не имъть никакого мниния о такомъ важномъ предметъ для всакой женщины.

Добродьтель обидылась.

— То-есть я слишкомъ стара, воскликнула она, покрасивы.

— Напротивъ, я хотъль сказать, что вы еще такъ молоды.

— Слава Богу, и ужъ не ребеновъ... Вы

оправдались очень неудачно.

- Что дълать! Я вижу, что увеличиль единицею несмътное число несчастныхъ, которые вамъ напрасно стараются понравиться...

Она отъ него отвернулась, а онъ чуть не засмънлея вслухъ.

- Кто эта дама? шопотомъ спросиль у него рыжій господинъ съ престами.

— Баронесса Штраль, отвъчаль Печоривъ.

 — Аа! сдълалъ рыжій господинъ. — Вы, конечно, объ ней много слыхали?

— Изть-съ, инчего формально.

— Она уморила двухъ мужей, продолжалъ Печоринъ, теперь за трегьимъ, который върно ее переживеть.

— Ого! сказаль рыжій господинь и продолжаль уписывать соусь, унизанный трю-

Такимъ образомъ разговоръ прекратился, но дипломать взяль на себя трудъ возобно-

— Если вы любите искусства, сказалъ онъ, обращаясь из каягинъ, то и могу вамъ сказать весьма пріятную повость: картина Брюлова «Послыдний день Помпеи» ъдетъ въ Петербургъ. Про нее кричала вся Италія, Французы ее разбранили. Теперь аюбопытно знать, куда склонител русская публика - на сторону истиннато вкуса, или на сторону моды.

Кнагиня ничего не отвъчала, она была въ разекянности. Глаза епбродили безъ цвли вдоль по стънамъ комнаты, и слово «картина» только заставило ихъ остановиться на изображенін какой-то испанской сцены, вы вышемъ противу нея Это была старин-

вашу роль посредника и судьи? И бы желаль вамь передать ее со-

получившая цънность отъ того, что краски ел полинали и лакъ растрескадся. На ней были изображены три фигуры: старый и скдой мужчина, седя на бархатныхъ преслахъ, обнималь одною рукою молодую женщину, въ другой держалъ онъ бокаль съ виномъ; онъ приолижаль свои румяныя губы къ выжной щекъ этой женщины, и проливаль вино ей на платье. Она, какъ бы нехоти повинуясь его грубымъ ласкамъ, перегнувпись черезъ ручку кресель и облокотись на его плечо, отворачивалась въ сторону, прижимая палецъ къ устамъ и устремивъ глаза на полуотворенную дверь, изъ-за которой во мракъ сверкали два яркіе глаза и кинжалъ.

Княгина ибсколько минуть со винманіемъ смотръда на эту картину и, наконецъ, попросила дипломата объяснять ел содержаніе.

неть, прищурился, наводиль его въразных в направленіяхъ на темный холсть и заключиль темъ, что это должна быть копія съ Рембранта или Мурильйо.

— Впрочемъ, прибавилъ онъ, —хозяинъ ен долженъ лучше знать, что она изобра-

— Я не хочу вторично затруднять Григорія Александровича разрѣшеніями вопросовъ, сказала Въра Дмигріевна, и опать

устремила глаза на картину.

- Сюжеть ен очень прость, сказаль Печоринъ, не дожидаясь, чтобы его просили.-Здась изображена женщина, которал оставила и обманула любовника для того, чтобы удобнъе обманывать богатаго и глупаго старика. Въ эту минуту она, кажется, что-то у него выпращиваеть и удерживаеть бъщенство любовника ложными объщаніями. Когда она выманить испусственнымъ поцелуемъ все, что ей хочется, она сама откроетъ дверь и будеть хладнокровною свидътельницею убійства.
  - Ахъ, это ужасно! воскликнула княгиня.
- Можеть-быть я онибаюсь, давъ такой смысль этому изображенію, продолжаль Печоринъ, -- мое истолкование совершенно произвольное.
- Неужели вы думаете, что подобное коварство можетъ существовать въ сердцѣ женщины?
- Княгиня, отвъчалъ Печоринъ сухо,я прежде имълъ глуность думать, что можно понимать женское сердце. Последніе случан моей жизин меня убъдили въ противномъ, и поэтому я не могу рышительно отвътить на вангь вопросъ.

Биягиня попраситла, дипломать обратиль на нее испытующій взорь и сталь что-то

ная картина, довольно посредственная, но чергить вилкою на дий своей гарелки. Данвъ малиновомъ береть была какъ на пгодкахъ, слыша такіе ужасы, я старалась отодвинуть свой стуль оть Печорина, а рывій господинъ съ крестами значительно удконулся и проглотиль три трюфеля разомы

Остальное время объда дипломать и Почоринъ молчали, княгиня завела разговорь со старуниюю, добродътель горачо о чемъ-то спорила со своею сосъдкой съ правой сто. роны, рыжій господинь фль.

За дессертомъ, когда подали шампанское Печоринъ, поднявъ бокалъ, обратился въ выз-

гинъ:

Такъ какъ и не имъль счастія быть на вашей свадьов, то позвольте поздравить

васъ теперь.

Она посмотрила на него съ удивления. и инчего не отвъчала. Тайное сграданіе васбражалось на ед лиць, столь измънчивомъ: Дипломать вынуль изъ-за галстука лор- . рука, державиная стаканъ съ водою, дрожава... Печоринъ все это видаль, и ибчто похожее на раскаяніе закралось въ грудь его: за чю онъ ее мучить? съ какою цълью? какую пользу могло ему принесть это мелочное мщеніе?.. Онъ себів въ этомъ не могь дать нодробнаго отчета. Вскоръ стулья зашумым; встали изъ-за стола и пошли въ пріемима комнаты... Лакен на серебряныхъ подносать стали разносить кофе; изкоторые мужчини, не игравине въ висть, и въ ихъ числе вишь Степанъ Степановичь, пошли въ кабинеть Печорина курить трубки, а княгини поль предлогомъ, что у нед развились доконы, удалилась въ комнату Вареньки

Она притворила за собою дверя, бресалась въ широкія кресла. Необъяснимое чувство стъснило ел грудь, слезы набъжали на ръсницы, стали капать чаще и чаще на ея разгоръвшияся ланиты, и она плакала, горько илакала, покуда ей не пришло вы мысль, что съ прасными глазами неловко будеть ноказаться въ гостиную. Тогда она встала, подошла къ зеркалу, осущила глаза. натерла виски одеколономъ и духами, когорые въ цебтныхъ и граненыхъ стиляночкахъ стояли на туалегъ. По временамъ он еще всклинывала, и грудь ен подымалась высоко, но это были последнія волны, 33бытыя на гладкомъ морь продетвиначь ураганомъ.

О чемъ же она плакала? спращиваете вы, и я васъ спрошу, о чемъ женщины не плачуть: слезы ихъ оружіе нападательное и оборонительное. Досада, радость, безсильная пенависть, безсильная любовь, эмеють у нихъ одно выражение. Въра Дмигриевна сама не могла дать отчета, накое изъ этихъ чувствъ было главною причиной ел следъ. Слова Печорина глубоко ее оскорбили, по

странно: она его за это не возненавидъла. можеть-быть если бъ въ его упрекъ прогладывало сожальніе о минувшемъ, желаніе ей снова правиться, она бы сумъла отвъчать ему колкою насмъшкой и равнодушіемъ, но. казалось, въ немъ было оскоролено одно самолюбіе, а не сердце, - самая слабая часть мужчины, подобная пяткъ Ахиллеса,- и по этой причинъ оно въ этомъ сражение оставалось вит ся выстръловъ. Казалось, Печовинъ гордо вызваль на бой ен ненависть. стобы увъриться, такъ же ли она будеть неполговременна, какъ любовь ея, и окъ постигь своей цын. Ел чувства взволновались, ел мысли смутились, первое внечатление было сильное, а отъ перваго впечатминя завистло все остальное: онъ это зналъ и зналь также, что самая ненависть ближе въ любви, нежели равнодушіс.

Книгиня уже собиралась возвратиться въ гостиную, какъ вдругъ дверь легонько скриг-

вула и вошла Варенька.

 — Я тебя искала, chère amie, воскликпула она, ты, кажется, нездорова...

Въра Дмитріевна темно улыбнулась ей п

свазала:

mapino...

— Я за столомъ часто на тебя взглядывала, продолжала Варенька, -- ты все времи молчала. Мић досадно было, что и не съла возить тебя, тогда можеть-быть тебт не было OM TREE CEVIER.

— Мить вовсе не было скучно, отвъчала внягиня, горько улыбнувшись, — Григорій Александровичь быль очень дюбезень.

- Послушай, мой ангель, и не хочу чтобъ ты называла брата Григорій Алексанпровичь. Григорій Александровичь-это такъ важно: точно вы будто вчерась только незнакомились. Отчего не называть его просте Моржъ, какъ прежде, онъ такой добрый.

 О, я этого посабдняго достоинства въ немъ нынъ не замътила, онъ мнф нынъ наговориль такихъ вещей, которыхъ бы другая ему пикогда не простиза.

Въра Дмитріевна почувствовала, что проговорилась, но усновонлась темъ, что Варенька вътреная дъвочка, не обратить викманія на ел последвіл слова, или скоро позабудетъ ихъ. Въра Дмитріевна, къ несча стію ел, была одна изъ техъ женщинъ, которыя обыкновенно осторожние и скромние Другихъ, но въ минуты страсти проговариваются.

Поправи свои локоны передъ зеркаломъ, она взяла подъ руку Вареньку и объ возвратились въ гостиную, а мы пойдемъ въ кабинеть Печорина, гдв собралось ивсколько молодыхъ людей и где внязь Степанъ Оте-

пановичь съ сигаркою их зроакт тщегно старался выпиваться въ ихъ разговоръ. Онъ не зналь ни одной истербургеной автрисы. не зналь илюча ин одной городской интриги и, какъ пріважій наъ другого города, не могъ разсказать ин одной интересной вовости. Жезившись на молодой женщинь, онъ старадел назатьел моледымъ на зло подставнымъ зубамъ и нъкоторымъ морщинамъ. Въ продолжение всей своей молодости этогь. человань не пристрастился ни къ чему-ва къ женщинамъ, ин къвину, ни къпартамъ, ни из нечестимь, и со встив тамь, въ угодность товарищей и друзей, напивалел. очень часто, влюблялся раза три, нав угождения, въ женщинъ, которыя когали ему правиться, проиграль однажды тридиать тысячь, когда была мода проигрываться, убильсвое эдоровье на служов, потому что вачальнакамъ это было пріятно. Будучи эгоногъ иъ высшей степени, онъ однако слызъ всегда добрымъ налымъ, готовымъ на всяки услуги; женился же онъ потому, что всемъ родимым этого хотвлесь. Теперь она сидълъ противъ камина, кура сигарку и дониват кофе и внимательно слушая разговорь двухъ — У меня болить голова, тамъ такъ молодыхъ людей, стоявшихъ противъ него. Одинъ изъ нихъ быль артиллерійскій офицеръ Браниций, другой статекій, Этотъ носледній быль одно изь характеристическихъ лицъ цетербургскаго общества.

Онъ быль порядочнаго роста и такъ худъ, что англійскаго повроя фракъ висель на плечахъ его, какъ на вышалкъ. Жестий атласный галстукъ подпираль его угловатый подбородокъ. Рогь его, лишенный губъ, походилъ на отверстие, проръзанное перочиннымъ вожнукомъ въ картонной маскъ. Шеки его, виалыя и смугловатыя, мъстами были испещрены мелкими амочиами, сльдами разрушительной осны. Носъ его быль прямой, одинаковой толщины во всей своей длинь, а нижили оконечность какъ бы отрублена. Глаза, сърые и маленьніе, нивли деракое выражение, брови были густы, лобъ узонъ и высокъ, волосы черны и острижены подъ гребенку, изъ-за гвастука его выглядывала борода à la St. Simonienne.

Онъ быль со всеми знакомъ, служиль гръ-то, вздилъ но поручениять, возвращаясь получаль чины, бываль всегда въ средвемъ обществъ и говоризъ про связи свои со знатью, волочился за богатыми цевъстами. подавалъ иножество проектовъ, продавалъ разныя акцін, предлагаль ветяв подписки на разныя книги, значемъ быль со всюми литераторами и журналистами, прицесывал в себь многія безыменныя статьи въ журналахъ, издалъ брошюру, которую викто ве читаль, быль, но его словамь, завалень ку-

чею дълъ и цълое утро проводилъ на Невскомъ просцектъ. Чтобъ докончить портрегъ, скажу, что фамилія его была малороссійская, хотя вмъсто Горшенко онъ называлъ себя Горшенковъ.

— Что вы ко мит никогда не затдете?

говорилъ ему Браницкій.

— Повърите ли, и такъ занять, отвъчаль Горшенко, - воть завтра самъ долженъ докладывать министру; потомъ надобно Ъхать въ комитетъ, работы тъма, незнаешь, какъ отдълаться; еще надобно писать статью въ журналь, потомъ надобно объдать у князя N,-всякій день гдф-нибудь на балф, воть хоть нынче у графини Ф. Такъ и быть ужъ пожертвую этой зимою, а латомъ опять запрусь въ свой кабинеть, окружу себя бумагами и буду фадить только къ старымъ THRESTRIGIL

Браницкій улыбнулся и, насвистывая арію

изъ Фенеллы, удалился.

Князь, который быль мысленно занять своимъ дъломъ, подумалъ, что ему не худо будеть познакомиться съ человакомъ, который всёхъ знаеть и докладываеть самъ министру. Онъ завелъ съ нимъ разговоръ о политикъ, о служоъ, потомъ о своемъ дълъ, поторое состояло въ тяжбѣ съ вазною о 20.000 десятинахъ лъсу. Наконецъ, князь спросиль у Горшенко, не знаеть ли онъ одного чиновника Красинскаго, у котораго въ столъ разбирается его дъло.

 Да, да, отвъчалъ Горшенко, — знаю, видалъ, но онъ инчего не можетъ сделать, адресуйтесь къ людямъ, которые болье имъють въсу. Я знаю эти дъла, мит часто ихъ навизывали, но я всегда отказывался.

Такой отвътъ поставилъ въ тупикъ князя Степана Степановича. Ему поназалось, что передъ нимъ въ лицъ Горшенко стоить весь помитеть министровъ

Да, сказалъ онъ, — нынѣ эти вещи

стали ужасно затруднительны.

Печоринъ, слышавшій разговоръ и узнавъ отъ князя, въ какомъ департаментъ его дъло, объщался отыскать Красинскаго и привезти его къ князю.

Степанъ Степановичъ въ восторгъ отъ его любезности пожалъ ему руку и пригласиль его забажать къ себъ всякій разъ, когда ему нечего будеть двлать.

AII

На другой день Печоринъ быль на службъ, провель ночь въ дежурной комнатъ и смъннися въ двънадцать часовъ утра. Покуда онъ переодълся, прошелъ еще часъ. Когда онъ прівхаль въ департаментъ, гдъ служиль чиновникъ Красинскій, то ему сказали, что этоть чиновникъ куда-то ушелъ. Печорину цали его эдресъ, и онъ отправился къ Обухову мосту. Остановясь у вороть ок ного огромнаго дома, онъ вызваль дворника н спросиль, здёсь ли живеть чиновникь Прасинскій.

 Пожалуйте въ сорокъ девятый нумерь, быль отвъть.

— A гдв входъ?

- Со двора-съ.

Сорокъ девятый нумеръ, и входъ со двора! этихъ ужасныхъ словъ не можеть понять человъкъ, который не провель по крайней мъръ половины жизнивъотыскиваніи разныхъ чиновниковъ. Сорокъ девятый нумерь есть число мрачное и таинственное, полобное числу шестьсогь шестьдесять шестому въ Анокалипсиск. Вы пробираетесь сначала черезъ узкій и угловатый дворъ, по глубовому снъгу, или по жидкой грязи; высокія пирамиды дровъ грозять ежеминутно подавить вась своимъ паденіемъ, тажелый запахъ, вдей отвратительный, отравляеть ваше дыханіе, собаки ворчать при вашемъ появленіи, блыныя лица, хранящій на себѣ ужасные сліды инщеты или распутства, выглядывають сквозь узкія окна нижнаго этажа. Наконень послъ многихъ разспросовъ, вы находите желанную дверь, темную и узкую, какъ дверь въ чистилище. Поскользнувшись на порогь, вы летите двъ ступени внизъ и попадаете ногами въ лужу, образовавшуюся на каменномъ номостъ, потомъ невърною рукой ощупываете лъстницу и начинаете взбираться на верхъ. Взойдя на первый этажъ и остановившись на четвероугольной площадкъ, вы увидите ифсколько дверей кругоми себя, но увы, ни на одной натъ нумера Лачинаете стучать или звонить, и обыкновенно выходить кухарка съ сальною свъчей, а изъ-за нея раздается брань, или плачь дътей.

— Кого вамъ угодно?

Сорокъ девятый нумеръ.

— Здась этакихъ нать-съ.

— Кто жъ здѣсь живеть?

Отвъть бываеть обыкновенно или какоенибудь варварское имя, или: какое вамъ дъло, ступайте выше. Дверь захлопывается, во всьхъ другихъ дверяхъ та же сцена повторяется въ развыхъ видахъ. Чемъ выше вы вабираетесь, тъмъ хуже. Софистъ-наблюдатель могь бы заключить изъ этого, что че ловекъ, приближаясь къ небу, уподобляется растение, которое на вершинахъ горъ теряетъ цвъть и силу. Помучившись около часа, вы, наконець, находите желанный сорокъ девятый нумерь или другой столько же таниственный, и то если дворникъ не выль пьянъ и попаль вашъ вопросъ, если не два чиновника съ одинаковымъ именемъ въ этомъ домъ, если вы не попали на другую лъстницу и т. д. Печоринъ претерпълъ вев эти мученія и, наконець, вскарабкавшись явленіе въ газетахъ, чтобь онь мий доставъ на четвертый этажъ, постучалъ въ дверь. Вышла кухарка. Онъ сдълаль обычный вопросъ, ему отвъчали: здъсь. Онъ взощель, снять шинель въ кухнъ и хотъль идти налъе, накъ вдругъ кухарка остановила его, сказавъ, что г. Красинскій не воротился еще изъ департамента. Я подожду, отвъчалъ овъ, и вошелъ. Кухарка слъдовала за нимъ и разглядывала его съ видомъ удивленія. Бълый султанъ и красивый кавалерійскій мундиръбыли, повидимому, явление необыкновенное на четвертомъ этажъ. При входъ Печорина въ гостиную, если можно такъ назвать четыреугольную комнату, украшенную единственнымъ столомъ, покрытымт. клеенкою, передъ которымъ стоялъ старын диванъ и три студа, низеньная и опрятная старушка встала со своего мѣста и повторила вопросъ кухарки.

— Я ищу господина Красинскаго, может-

быть я опибся,

— Это мой сынъ, отвъчала старушка,-

онъ скоро будеть.

— Если вы мнъ позволите подождать...

продолжаль Печоривъ.

 Сдълайте одолжение, — прервала его старушка и торопливо придвинула стулъ.

Печоринъ сълъ. Окинувъ взоромъ комнату и все въ ней находившееся, ему стало накъ-то неловко: если бъ судьба неожиданно бросила его во дворецъ Персидскаго шаха, снъ бы споръе нашелся, нежели теперь.

Старуший съ перваго взгляда можно было дать лість шестьдесять, хотя она въ самомъ дълъ была моложе, но раннія печали сгорбили ея станъ, изсушили кожу, которая сдълалась похожа цвётомь на старый пергаменть. Синеватыя жилы рисовались по ея прозрачнымъ рукамъ, лицо ея было сморщено. Въ однихъ ея маленькихъ глазахъ, казалось, сосредоточились вск ея жизненныя силы, въ нихъ свътила необыкновенная доброжелательность и невозмутимое спокойствіе. Печоринъ, не зная, какъ начать разговоръ, сталъ перелистывать книгу, лежавшую на столь. Онъ думаль вовсе не о книгъ, но странное заглавіе привлекло его внимание: Легчайший способъ быть всегда богатымы и счастливымы. Сочинение Н. П. Москва, въ тип. И. Глазунова, цъна 25 конеекъ. Улыбка появилась на лица Печорина. Эта книжка, какъ пустой лотерейный билеть, была ръзкое изображение мечтаний, обманутыхъ надеждъ, несбыточныхъ, тщетныхъ усилій представить себі въ лучшемъ видъ лечальную существенность. Старушга замѣтила его улыбку и сказала: — Я просила сына моего, прочитавъ объ-

эту книжку, да въ ней вичего нътъ.

— Я думаю, — возразиль Печории , — это никакая книга не можеть вызчить быть счастливымъ. О, если бъ счастіе была на-

ука-дъло другое!

 Разумъется, — возразила старушка, утопающій за щенку хватается; мы не всегда были въ такомъ положения, какъ теперь. Мужъ мой быль польскій дворянинь, служиль въ русской службъ. Вслъдствіе долгой тяжбы онъ потеряль большую часть себего имънія, а остатки разграблены были вы последнюю вонну Однако же и надеюсь, скоро все поправится. Мой сынъ, - продолжала она съ нъкоторою гордостио, - инъетъ теперь очень хорошее масто и хорошее жалованье.

Посль минутнаго молчанія она спросида - Вы, понечно, къ моему сыну по капому-нибудь ділу. Можеть-быть вамъ скучно будеть дожидаться, такъ не угодно ли

сказать мив. и ему передамъ.

— Мак препоручиль, - отвачаль Печоринъ, - князь Лиговскій попросить вашего сына, чтобъ онъ сдълаль одолжение затхать нъ нему У князя есть тяжба, которая тенерь должна разематриваться въ столь у г. Красинскаго. Я васъ попрошу передать ему адресъ князя. Вы меня очень одолжите, если уговорите вашего сына къ нему заъхать хоть завтра вечеромъ: я тамъ буду-

Паписавъ адресъ, Печоринъ раскланялся и подошель нъ двери. Въ эту минуту дверь отворилась, и онъ вдругъ столкнулся съ человъкомъ высокаго роста. Они взглянули пругъ на друга, глаза ихъ встрътились, в каждый сдълаль шагь назэдь. Враждебныя чувства изобразились на сбоихъ лицахъ, удивленіе сковало ихъ уста. Наконець Печоринъ, чтобы выйти изъ этого страннаго положенія, сказаль почти шопотомъ:

— Милостивый государь, вспомните, что я не зналъ, что вы господинъ Красинскій, пначе бы я не имъль счастія встрътиться съ вами здъсь. Ваша матушка объяснить

вамъ причину моего посъщенія.

Они разошлись, не поклонившись. Печоринъ убхалъ. Эта случайная игра судьбы енльно его потревожила, потому что онъ въ Красинскомъ узналъ того самого чиновиика, котораго и кеколько дней назадъ едва не задавиль и съ которымь имклъ въ театръ

 Между тъмъ Красинскій, не менъе пораженный этою встръчей, сълъ противъ своей матери на кресла, опустилъ голову на руку и глубово задумался, вогда мать передала ему поручение Печорина, стараясь объяснить, какъ выгодно было бы ваять-

ся за дъла князи, и стала удивляться тому, что Печоринъ не объяснился самъ. Тогда Красинскій вдругъ вскочиль со своего мъста. Сватлаямысль озарила лицо его, и онъ воскликнуль, ударивъ рукой по столу.-Да, я пойду къ этому князю! Потомъ онъ сталъ ходить но комнать марными шагами, далая иногда безсвязныя восклицанія. Старушка, повидиному, привыкшая къ такимъ страннымъ выходкамъ, смотръла на него безъ удивленія. Лаконецъ, онъ спять сълъ, вздохнулъ и посмотраль на мать съ такимъ видомъ, чтобъ только начать разговоръ. Она его угадала.

- Ну что, Станиславъ, сказала съц.скоро ли тебъ выйдеть награждение? у насъ

денегъ осталось мало.

- Не знаю, отвъчаль онъ огрывисто.

- Ты върно не сумъль угодить начальнику отдъленія, продолжала она,--ну что за бъда, что онъ твоими руками жаръ загребаетъ; придетъ и твое время, а покамѣсть, если не будень искать въ людяхъ, и Богъ тебя не взыщеть.

.... Горькое чувство изобразилось на прекрасномъ лицъ Станислава. Онъ отвъчалъ глу-

химъ голосомъ:

— Матушка, вы хотите, чтобы я пожертвоваль для вась даже характеромъ; ножалуй, послѣ всѣхъ жертвъ, которыя я принесъ вакъ, это будетъ капля воды въ моръ.

Она подняла къ небу глаза полные слезъ, в молчание снова воцарилось. Станиславъ сталь перелистывать книгу и вдругь сказаль, не отрывая глазъ оть параграфа, гдъ безыменный сочинитель доказываль, что пружба есть ключь истиннаго счастія:

— Знаете ли, матушка, кто этога офицеръ, который быль сегодия у насъ?

— Не знаю, а что?

 Мой смертельный врагь, отвічаль онъ. Лицо старушки побледнело сколько могло, она всплеснула руками и воскликнула:

Боже мой, чего же онъ отъ тебя хочеть?

 Въроятно, онъ мнъ не желаетъ зла. но за то я вмъю сильную причину его ненавидать. Разва, когда онъ сидаль здась противъ васъ, блистая золотыми эполетами, поглаживая бѣлый сулганъ, развѣ вы не чувствовали, не догадались съ перваго взгляда, что я долженъ непремьно его ненавидать. О, поварьте, мы еще не разъ съ нимъ встрътимся на дорогѣ жизни и встрътимся не завъ холодно, вакъ нынт. Да, я пойду къ этому князю,--какое-то тайное предчувствіе шепчеть мий, чтобы я повиповался указаніямъ судьбы.

Напраены были вей старанія испуганной матери узнать причину такой глубокой ненависти. Станиславъ не хотфлъ разсказывать, какъ будто боялся, что причина ей покажется слишкомъ ничтожна. Какъ всъ дъ ди страстные и унорные, увлекаемые одного постолинсю мыслію, онъ больше всьхъ препатствій старался избъгать убъжденій разсудна, могущихъ отвлечь его отъ предположенной ибли.

На другой день онъ одблен навъ можно лучше. Целое утро онъ прилежно, можеть быть въ первый разъ отъ роду, разсматравалъ съ ногъ до головы департаментскить франтиковъ, чтобъ выучиться повизывать галетукъ и запомнить, сколько пуговиць у жилета надобно застегнуть, и пожертвовать четвертавъ Фаге, который безсовъстно взбиль его мягкія и волнистыя кудри въ жесткія н неуклюжій хохоль. А когда пробило сем. часовъ вечера, Красинскій отправился на Морскую, полный смутныхъ надеждъ в она-

## VIII

У видал Лиговского были гости, кое-кто изъ родныхъ, когда Красинскій взошель въ

— Князь принимаеть? спросиль онь, невъщительно взглядывая то на того, то на

— Мы не здъшніе, отвъчаль одивь ваь нихъ, даже не приподнявшись съ барской шубы.

Нельзя ли, любезный, вызвать швей-

нара?..

 Онъ върно сейчасъ самъ выйдеть, биль отвътъ, — а намъ нельзя!

Наконецъ явился швейцаръ.

— Князь Лиговскій дома?

— Пожалуйте-съ.

 Доложи, что пришелъ Красинскій, онъ меня знаеть.

Швейцаръ отправился въ гостиную в, подойдя къ Степану Степановичу, сказаль ему тихо:

 Господинъ Красинскій прівхальсь, онъ говорить, что вы изволите его знать Какой Красинскій? Что ты врешь? вос-

кликнулъ князь, важно пришурясь. Печоринъ, прислушавшись въ чемъ дъю, поспъшилъ на номощь сконфуженному швев

 Это тотъ самый чиновникъ, сказалъ онъ, у котораго ваше дъло. Я къ нему нынче завзжалъ.

 — А! очень обязанъ, отвъчалъ Степанъ Степановичъ.

Онъ пошелъ въ кабинетъ и велѣлъ про-

сить туда чиновника.

Мы не будемъ слушать ихъ скучныхъ толковъ о запучанномъ дъль и останенся въ гостиной. Двъ старушки, какой-то камергеръ и молодой человъкъ обыкновенной наружности играли въ вистъ. Княгиня Втра я другая молодая дама сиділи на нанане цера. Это была сама графаня Розглія или возді камина, слушая Печорина, который, придвинувъ свои пресла въ вамину, гдв придами остатки каменныхъ угольсвъ, раз- очень забавна двумъ дамамъ. Сиъ съвълись. сказываль имъ одно изъ своихъ похожденій во время Польской кампаніи. Когда Степань Степановичь ушель, онь заняль праздвое мъсто, чтобъ находиться ближе въ вня-

- Итакъ вамъ вельли отправиться со поводомъ въ эту деревню... сказала молодая дама, [поторую Въра называла кузпною],

продолжая прерванный разговоръ.

— И я, накъ разумъется, отправился, хотя ночь была темная и дождливая, сказалъ Печоринъ, - мић велћно было отобрать у пана оружіе, если найдется, а его самого оправить въ главную квартиру... Я только что былъ произведенъ въ корнеты, и это была перван мол отномандировия. Къ разсвъту мы увидали передъ собой деревию съ каменнымъ господскимъ домомъ, у околнцы мон гусары поймали мужика и притащили ко мнъ. Показанія его объ имени пана и о чисать жителей были согласны съ моею инструкціей.—А есть зи у вашего пана жена или дочери? спросиль а.-Есть, нане канитане.—А какъ ихъ зовуть, графиню жену ванего Острожскаго?—Графина Рожа.—Должво быть красавица, подумаль я наморщась.-Ну, а дочки ел такін же рожи, какъ ихъ маменька?-- Ивть, пане капитане, старшая назыпается Амалія и меньшая Евелина. Это еще ничего ј.е допазываетъ, подумалъ я. Графина Рожа меня мучила, я продолжалъ разспросы:- А что сама графиня Рожа старуха?—Ни, пане, ей всего тридцать три года. паное несчастье! Мы въбхали въдеревню и скоро остановились у вороть замка. Я велъль людямъ слъзть и въ сопровождения унтеръ-офицера вошель въ домъ. Все было пусто. Пройдя нъсколько комнать, я быль встръченъ самимъ графомъ, дрожащимъ и бледнымъ, какъ полотно. Я объявилъ ему мое поручение. Разумъется, онъ увъряль, что у него нътъ оружія, отдаль миз ключи ото ветхъ своихъ кладовыхъ и между прочимъ предложилъ завтракать. Послъ второй рюмки хереса графъ сталъ просить позвозенія представить мив свою супругу и дочерей — Помилуйте, отвъчаль и, — что за церемонія. Я, признаться, боядся, чтобы эта Рожа не непортила моего аппетита. Но графъ настанваль и, повидимому, сильно надъялся на могущественное вліяніе своей Рожи. 2 еще этискивался, какъ вдругъ дверь отворилась и взошла женщина, высокая, стройная, въ черномъ платъв. Вообразите себъ польку и прасавицу польку, въ ту минуту, какъ она хочеть обворожние русскаго офи-

Роза, по простонародному Рожа.

Эта случайная игра словъ поцазалась

 Я предчувствую, вы влюбились въ эту Рожу? воскликнула, наконедъ, молодал дама, которую пилгина Въра называла нузиной.

— Это случилось бы, отвъчаль Печсринъ, - если бъ л уже не любиль другую.

— Ого! постопистве, спазала молодая дама. Знаете, что этою добродътелью не хва-

— Во мий это не добродътель, а хровическая бользиь.

Вы однако же выдечились?

По прайней мъръ лечусь, отвъчалъ

Печоринъ.

Биягиня на него быстро вагалнува, на лиць ен изобразилось что-то похожее на удивление и радость. Потомъ вдругъ она едълалась печальна. Этотъ быстрый переходъ чувствъ не ускользнуль отъ вниманія Печорина. Онъ перемънилъ разговоръ. Анеждотъ остадея недоконченнымъ и скоро быль забыть среди веселой и непринужденной бесъды. Наконенъ подали чай и вошель князь, а за нимъ Красинскій. Князь отрекомендеваль его жент и просиль садиться. Ваоры маленькаго кружка обратились на пего, и модчание воцарилось Если бъ князь быль нетербургскій житель, онъ бы задаль ему завтракъ въ 500 р.; если имълъ въ немъ нужду, даже пригласиль бы его нь себя на балъ, или на шумный раугь потолкаться между раугнаго рода гостями, но ни за что въ мірѣ не ввелъ бы въ свою гостаную запросто челована посторонняго и накакимъ образомъ не принадлежащаге къ выешему кругу. Но князь воспятывался въ Москвъ, а Москва такая гостепривиная старушка. Княгиня изъ въжливости обратилась въ Красинскому съ нъкоторыми вопросами. Онъ отвъчалъ просто и коротко. — Мы очень благодарны, сказала она на-

конецъ, - господину Печорину за то, что онъ доставиль намъ случай съ вами позна-

При этихъ словахъ Печоринъ и Красинкомиться. скій невольно взглянули другь на друга н

последній отвечаль скоро: — Я еще более васт должент, быть благодаренъ господняу Печорину за эту неоцъ-

ненную услугу.

По губамъ Печорина пробъжава улыбка, которая могла бы выразиться следующею фразой: «ого, нашъ чиновникъ пускается вь комплименты». Поняль ли Краеннскій эгу улыбку, или же самъ испугался своен смелости, потому что, вероятно, это быль его нервый помилименть сказанный жен-

обществомъ, не знаю, но онъ покрасивлъ и продолжаль неувъреннымъ голосомъ:

- Повърьте, кнагиня, что я никогда не забуду пріятныхъ минуть, которыя позволили вы мяй провесть въ вашемъ обществи. Прошу васъ не сомнъваться, я исполню все, что будеть зависьть отъ меня.. и въ тому же ваше дъло только запутано, но совершенно правое.

- Скажите, спросила его княгиня съ тымь участіемь, которое такъ похоже на обывновенную въждивость, когда не знають, что сказать незнакомому человеку: -- скажите, вы, я думаю, ужасно замучены ділами... И воображаю эту скуку: съ утра до вечера инсать и прочитывать длинныя и безсвязныя бумаги, -это нестериимо: повърите ли, что мой мужъ каждый день въ продолжение года толкуеть и объясняеть инъ наше дъло, а я до сихъ поръ ничего еще не понимаю.

«Какой любезный и занимательный су-

пругъ», подумалъ Печоринъ.

 Да и зачъмъ вамъ, княгиня? сказалъ Красинскій: Вашь удѣль забавы, роскопи. а нашъ-трудъ и заботы; оно такъ и слъдуеть: если бъ не мы, кто бы сталь тру-

Наконецъ и этотъ разговоръ истощился. Красинскій всталь, раскланялся... Когда он в ушель, то кузина княгини замѣтила, что онъ вовсе не такъ неловокъ, какъ бы можно ожидать отъ чиновника, и что онъ говорить вовсе не дурно. Княгиня прибавила: «ет savez-vous, ma chère, qu'il est très bien!... Печоринъ при этихъ словахъ сталъ превозносить до невозможности его ловкость и красоту: онъ увърялъ, что никогда не видываль такихъ темноголубыхъ глазъ ни у одного чиновника на свътъ, и увърялъ, что Красинскій, судя по его глубокимъ замѣчаніямъ, непрем'янно будеть великимъ государственнымъ человъкомъ, если не останется вачно титулярнымъ соватникомъ, «Il непремънно узнаю, прибавилъ онъ очень серьезно, есть ли у него университетскии аттестатъ». Ему удалось раземъщить двухъ дамъ и обратить разговоръ на другіе предметы. Не смотря на то, выражение княгиви глубоко връзалось въ его памяти. Оно показалось ему упрекомъ, хотя случайнымъ. но тамъ не менте язвительнымъ. Онъ прежде самъ восхищался благородной красотою лица Красинскаго, но когда женщина, увлекавшая всв его думы и надежды обратила особенное внимание на эту красоту, онъ понялъ, что она невольно едълала сравнение для него убійственное, и ему почти показалось, что онъ вторачно потеряль ее навѣки

шинф, такъ высоко поставленной надъ нимъ и съ этой минуты въ свою очередь возне навидълъ Красинскаго. Грустно, а надо прв. знаться, что самая чистійшая любовь вы половину перемъщана съ самолюбіемъ.

Увлекаясь самъ наружной красотою обладая умомъ ръзкимъ и проняцательныть Печоринъ умълъ смотръть на себя съ безпристрастіемъ и, какъ обыкновенно дого съ пылкимъ воображениемъ, преувеличиемъ свои недостатки. Убъдясь по собственном опыту, какъ трудно влюбиться въ одни пушевныя качества, онъ сделался недовъ чивъ и пріучился объяснять вниманіе иля ласки женщинъ расчетомъ или случайностью Въ томъ, что казалось бы другому доказа. тельствомъ въжнайшей любви, онъ пренебрежительно видьль примъты обмянчявыя, неразборчиво слова сказанныя безь намфренія, взгляды, улыбии, брошенныя на вътеръ первому, кто захочетъ ихъ появать Другой бы упаль духомъ и уступнъ сопервикамъ поле сраженія, но трудность борьбы увлекаеть упорный характерь, в Печоринъ далъ себъ честное слово остаться побъдителемъ. Следун системъ своей и веоружаясь несноснымъ наружнымъ хладнопровіемъ и теритніемъ, онъ могь бы разрушить лукавыя увертки самой искусной токетки... Онъ зналъ аксіому, что поздно или рано слабые характеры покоряются сильнымы и непреклоннымъ, сабдуя какому-то закону природы, досель необъясненному. Можнобыло навърное сказать, что онъ достигнеть своей цъли, если страсть, всемогущая страсть не разрушить какъ бури однимъ порывовъ высокіе подмостки его разсудка и стараній... во это если, это ужасное если, почти похоже на «если» Архимеда, который объщался приподнять земной шаръ, если ему дадуть точку упора.

Толна разныхъ мыслей осаждала умъ Нечорина, такъ что подъ конецъ вечера онъ сдълался разсъянъ и молчаливъ; князь Степанъ Степановичъ разсказывалъ длинную исторію, почеринутую изъ семейныхъ преданій; дамы украдкою зъвали.

— Отчего вы едилались такъ печальны? спросила наконецъ у Печорина кузина Въры Дмитріевны.

Причину даже совъстно объявить, отвъчалъ Печоринъ.

— Однако жъ!

- Зависть!

Кому жъ вы завидуете, напримъръ!

— Не мий ли? сказаль князь, тонко улыбаясь и не воображая важности этого вопроса. Печорину тотчасъ пришло въ мысль, что княгиня разсказала мужу прежилою нть любовь, поканлась въ ней, какъ въ дътскомъ заблуждении. Если такъ, то все было повчено между ними, п Печоринъ неприувтно могъ сдълаться предметомъ насмъщви для супруговъ, или жертвою воварнаго заговора. Я удивляюсь, какъ это подозрвніе не потревожило его прежде, но увъряю васъ. что оно пришло ему въ голову именно тенерь. Онъ объщаль себъ постараться узнать, исповъдывалась ли Въра своему вужу, и нежду тъмъ отвечаль:

— Натъ, князь, не вамъ, хотя бы я могъ п всякій должень намь завидовать, но, признаюсь, я бы желаль имъть счастливый даръ этого Красинскаго- правиться всемъ

съ перваго вагляда.

- Повърьте, отвъчала княгиня,--кто скоро нравится, о томъ скоро и забывають. - Боже мой! что на свътъ не забывает-

са? и если считать ни во что минувшій уснъхъ, то тдъ же счастіе? Добиваешься прочной любви, прочной славы, прочнаго богатства, -- глядинь, смерть, бользнь, пожаръ, потопъ, война, миръ, соперникъ, перемъна общаго мнънія-и всъ труды пропали!.. А забъенье? забренье равно неумолимо иъ минутамъ и столътіянъ. Если бъ меня спросили, чего я хочу,-минуту полнаго блаженства или годы двусмыслевнаго счастія, я бы скоръй ръшился сосредоточип вет свои чувства и страсти на одно божественное мгновеніе, и потомъ страдать сколько угодно, чемъ мало-по- малу растягивать ихъ и размъщать по нумерамъ въ ньомежуткахъ скуки или печалк.

- Я во всемъ съ вами согласна, вром'в того, что все на сећтв забывается. Есть геши, которыхъ забыть невозможно, особенно горести, сказала княгиня.

Ея милое лецо приняло какой-то полуколодный, полугрустный видь, и что-то похожее на слезу пробъжало, блистая вдоль но длиннымъ ея ръсницамъ, какъ капля дождя, забытая бурей на листкъ березы, трепеща перекатывается по его краямъ, покуда новый порывъ вътра не умчитъ ее

Погъ знаеть куда. Печоринъ съ удивленіемъ взглянуль на нее. Увы! онъ не могъ начамъ объяснать этогъ странный припадокъ грусти. Овъ такъ вавно разлученъ былъ съ нею, и съ тъхъ поръ онъ не зналъ ни одной подробности ея жизни. Даже очень въроятно, что чувства Въры въ эти минуты относились вовсе не къ нему: мало ли могло быть у ней обожателей послъ его отътада въ армію. Можетъ-быть и ей измънилъ который-нибудь изъ нихъ, - какъ знать!

Кто объяснить, кто растолкуеть Олей двусмысленный ванкъ...

Когда онъ всталь, чтобъ укажать, вилгиня его спросила, будеть ян онъ посят.

завтра на баль у баронессы Р., ел родствен-

— Мыт досадно, что баронесса такъ убъдительно насъ звала, прибавила она;-- а почти вовсе не знаю здешняго круга и увърена, что мнъ тамъ будеть скучно.

Печоринъ отвъчалъ, что онъ еще не званъ. «Теперь я понимаю, подумаль онь, садясь въ сани, ей хочется имъть на этомъ балъ знакомаго кавалера... Дай Богъ, чтобъ меня не звали: тамъ върно будеть Лиза Негурова. Ахъ, Боже мой! да, кажется, онъ съ Върой давнишнія знакомыя... О! но если она осмъаится... Туть сани его остановились и мысли также. Войдя из себь въ кабиветь, онъ нашелъ на столъ пригласительный одлеть оть баронессы...

IX. Баронесса Р выла русская, но замужемъ за курляндскимъ барономъ, который какимъто образомъ сдълался ужасно богатъ. Она жила на Милліонной, въ самомъ центръ высшаго вруга. Съ 11 часовъ вечера кареты одна за одною, стали подъезжать къ прко освъщенному ел подъезду. По объимъ стеронамъ прыльна таснились на тротуаръ прохожіе, остановленные любонытствомъ, съ опасностью быть раздавленными. Въ числъ ихъ быль Брасинскій. Прижавшись къ стань, онъ съ завистью смотрълъ на разныхъ господъ со звъздами и крестами, которыхъ даннные дакен осторожно вытасинвали изъ кареты, на молодыхъ людей, небрежно выскакивавшихъ наъ саней на гранитныя ступени, и множество мыслей теснилось въ головь его. «Чамъ и хуже ихъ? думаль онъ. Эти лица, байдвыя, истощенныя, испривленныя мелкими страстями, ужели нраватся женщинамъ, которыя имъютъ право и возможность выбирать? Деньги, деньги и однъ деньги, на что имъ красота, умъ и сердие? О, я буду богать непремънно, во что бы то ни стало, и тогда заставлю эти общества отдать мив должную справедли-

Бъдный, невинный чиновникъ! Онъ не зналъ, что для этого общества, кромъ кучи солота, нужно имя, украшенное историческими воспоминаніями [какія бы они ни были], ния столь уже знакомое лакейскимъ, чтобъ швейцаръ его не исковеркалъ и чтобы пъ случат, когда его произнесутъ, какан-нибудь важная дама, законодательница и суділ гостиныхъ, спросила бы: который это? не родня ли онъ князю В. или графу К.? Итикъ Красинскій стоязь у подъезда закуганный въ шинель. Воть подъехала карета, изъ нея вышла дама. При блесив фонарей бриллізнты прво сверкали между ен локонами, за нею вылъзъ изъ нареты мужчина въ мед-

въжьей шубъ. Это былъ князь Лиговскій съ княгиней. Красинскій поспішно высунулся изъ толны въвакъ, снялъ шляну и почтительно поклонился, какъ знакомымъ, но увы! его не замътили, или не узнали, что еще въроятиъе. И въ самомъ дълъ, женщинъ, видъвшей его одинъ только разъ и готовой предстать на грозный судъ лучшаго общества, и пожилому мужу, следующему на балъ за хорошенькою женой, право, не до толны любопытныхъ зъвакъ, мерзнущихъ у подъезда. Но Красинскій приписаль гордости и умышленному небрежению вещь чрезвычайно простую и случайную, и съ этой минуты тайная непріязнь къ княгинъ зародилась въ его подоврительномъ сердцъ. «Хорошо, подумаль онъ удаляясь, будеть и на нашей улицъ праздникъ», - жалкая пого-

ворка мелочной ненависти. Между тымъ въ залъ уже гремъла музыка, п баль начиналь оживляться. Туть было все, что есть лучшаго въ Петербургъ: два посланника, съ ихъ ваморскою свитой, составленною изъ людей, говорящихъ очень хорошо по-французски (что, впрочемъ, вовсе неудивительно) и поэтому возбуждавшихъ глубокое участіе въ нашихъ прасавицахъ; нѣсколько генераловъ и государственныхъ людей; одинъ англійскій лордь, путешествующій изъ экономіи и поэтому не почитающій ва нужное ни говорить, ни смотръть. За то его супруга, благородная леди, принадлежавшая въ классу bleu-stockings и нъкогда грозная гонительница Байрона, говорила за четверыхъ и смотрѣла въ четыре глаза, если считать стекла двойного лорнета, въ которыхъ было не менъе выразительности, чъмъ въ ея собственныхъ глазахъ. Туть было нять или шесть нашихъ доморощенныхъ дипломатовъ, путешествовавшихъ на свой счеть не далье Ревеля и утверждавшихъ ръзко, что Россія государство совершенно европейское, и что они знають ее вдоль и поперекъ, потому что бывали нъсколько разъ въ Царскомъ селъ и даже въ Парголовъ. Они гордо посматривали изъ-за накрахмаленныхъ галстуковъ на военную молодежь, повидимому, такъ безпечно и необдуманно преданную удовольствію. Они были увърены, что эти люди, затянутые въ вышитый золотомъ мундиръ, неспособны ни ви тему, кромъ машинальныхъ ванятій службы. Туть могли бы вы также встретить насколько молодыхъ и розовыхъ юношей, военныхъ съ тупеями, штатскихъ, причесанныхъ à la Russe, скромныхъ подобно наперсникамъ классической трагедін, недавно представленныхъ высшему обществу какимъ-

нибудь знатнымъ родственникомъ. Не успѣвъ

познакомиться съ большею частію дамъ и

страшась, приглашая незнакомую на кадрил или мазурку, встратить одинь изь так ледяных ужасных взглядовъ, оть вогорыхъ переворачивается сердце, какъ у бол ного при видъ черной микстуры, они роб. кою толною зрителей окружали блесташи кадрили и бли мороженое, ужасно бли мороженое. Исключительно танцующіе кава. леры могли раздълиться на два раздять Одни добросовъстно не жалъли ни ногъ, ни языка, танцовали безъ устали, садились на край стула, обративнись лицомъ къ своей дамъ, улыбались и кидали значительные взгляды при каждомъ словъ, короче, испол. няли свою обязанность какъ нельзя лучше Другіе, люди среднихъ лѣть, чиновные, заслуженные ветераны общества, съ важною осанкой и гордымъ выражениемъ лица свользили небрежно по паркету, какъ бы ил. милости или снисхождения въ хозяйвъ и говорили только съ дамою своего vis-a-vis когда встръчались съ нею, дълая фигуру.

Но за то дамы ... о, дамы были истинным. украшеніемъ этого бала, какъ и всёхъ возможныхъ баловъ!.. Сколько блестящихъ глад. и брилліантовъ, сколько розовыхъ усть и розовыхъ лентъ :. чудеса природы, и чудеса модной лавки... Волшебныя маленькія ножки и чудно узкіе башмаки, бъломраморныя плечи и дучшія французскія бълила, звучных фразы, заимствованныя изъ моднаго романа. брилліанты, взятые на прокать изъ лавки. Я не знаю, но въ монхъ понятіяхъ женщина на балѣ составляеть со своимъ нарядомъ начто цалое, нераздальное, особение. Женщина на балъ совсъмъ не то, что женщина въ своемъ кабинетъ. Судить о душъ и умъ женщины, протанцовавъ съ нею мазурку, все равно, что судить о межнін и чувствахъ журналиста, прочитавъ одну его CTATLIO.

У двери, ведущей изъ залы въ гостиную, сидьли двъ зрълыя дъвы, вооруженныя дорнетами и разговаривающія съ двумя ипсятелями, молодыми людьми не танцующими. Одна изъ нихъ была Лизавета Николаевиз. Пунцовое платье придавало ен бледнымъ чертамъ немного болке жизни и вообще ова была къ лицу одъта. Въ надеждъ на это преимущество, она довольно холожно отвытила на въждивый поклонъ Печорина, когда тотъ подошелъ къ ней. (Надобно замътить, между прочимъ, что дама, дурно одътая, обыкновенно гораздо любезиће и снисходительнъе-это, впрочемъ, вовсе не значать, что она должны дурно одаваться). Печоринь сталь возль Лизаветы Николаевны, ожидал. чтобы она начала разговоръ, и разсъянно смотръль на танцующихъ. Такъ дрошло нъсколько минутъ, и наконецъ она при-

пуждена была сорвать со своихъ усть печать молчанія.

\_ Отъ чего вы не танцуете? спросила

- Я всегда и вездъ слъдую вашему при-

Развъ съ нынъшняго дня?

— Что жъ, лучше поздно, чъмъ никогда.

Пе правда ли? \_ Иногда бываеть слишкомъ поздно. — Боже мой! какое трагическое выра-

Лизавета Николаевна чуть-чуть не оскорбилась, но старалась улыбнуться и отвъчала:

 — Я съ нъкоторыхъ поръ перестала удивляться вашему поведенію; для другихъ бы оно показалось очень дерзко, для меня очень натурально. О, я васъ теперь очень хоро-

— А нельзя ль узнать, кто такъ искусно

€бъясенлъ вамъ мой характеръ?

— 0, это тайна, сказала она, взглянувъ ка него пристально, и прижавъ въ губамъ свой вверъ.

Онь наклонился и съ притворною нъж-

постью шепнуль ей на ухо:

— Одну тайну вашего сердца вы мн давно уже повърили, ужели другая важнъе первой.

Она попраситла при всей своей неспособпости праситьть, но не оть стыда, не оть поспоминанія, не отъ досады; невольное удовольствіе, тайнал надежда завлечь снова непостояннаго поклонника, выйти замужъ или хоти отомстить со временемъ по-своему, по-женски, промедькную въ ел душъ. Женщины никогда не отказываются отъ такихъ надеждъ, когда представляется какал-нибудь позможность достигнуть цели, и огь такихь удовольствій, когда цъль достигнута.

Принявъ тотчасъ серьезный, печальный видь, она отвічала съ разстановкой:

— Вы мнъ напоминаете вещи, о которыхъ я хочу забыть.

— Но еще не забыли? спазалъ онъ съ важностію.

— 0, не продолжайте, —я ничему не повърю болъе, вы мнъ дали такой урокъ...

Въ этомъ я было больше удивленія, чёмъ въ пяти восклицательныхъзнакахъ, поставленныхъ рядомъ. Потомъ Петоринъ заду-

— Да, сказалъ онъ, теперь я начинаю понимать! кто-нибудь меня оклеветаль предъ вами, у меня столько враговъ и особенно друзей; теперь понимаю, отчего намедни, вогда и завзжаль въ вамь-это было по-Утру, и я знаю, что у васъ были гости, но меня не приняли. О, конечно, в самъ не буду искать вторично такого оскорбленія.

— Но вы не знаете, что этому причиной, сказала посившно Лизавета Николаевна, я получила письмо оть неизвастного, въ ноторомъ...

- Въ которомъ меня хвалять и толкують мон поступки въ самую дучшую сторону, отвъчалъ горько улыбаясь Печоринъ.-О. я догадываюсь, кто мив оказаль эту услугу. Однакожъ прошу васъ - върьте, върьте всему, что тамъ написано, какъ вы върили до сей минуты.

Онъ васмъялся и хотъль отойти прочь. — Но если я не върю? восилиянула испугавшись Лизавета Николаевна.

 Напрасно, всегда выгодиће върить дурному, чемъ хорошему... одинъ противъ двадпати, что ..:

Онъ не кончилъ фразы, глаза его устремились на другую дверь валы, гдв произошло небольшое движение. Глаза Лизаветы Инколаевны боязливо обратились въ ту же

Сквозь толиу приближалась из гостиной пнягиня Лиговская и за нею князь Степань

Она была одъта со вкусомъ, только стротіе законодатели моды могли бы замътить сь важностью, что на ней было слишкомъ много брилліантовъ. Она медленно подвигалась сивозь толиу, небрежно раздавшуюса передъ нею. Ни одно привътствіе не удерживало ее на пути, и сто любопытныхъ глазъ, озиравшихъ съ головы до ногъ незнакомую красавицу, вызвали краску на нъжныя щени ея; глаза покрылись какою-то электрической влагой, грудь неровно подымалась, и можно было догадаться по выраженію лица, что настала минуга для нея мучительная. Она была похожа на непзвъстнаго оратора, всходящаго въ первый разъ по ступенямъ канедры. Оть втого бала зависъть успъхъ ел въ модномъ свътъ... Некстати пришитый банть, не на мъсть приколотый цвътовъ могь навсегда разрушить ел будущизсть... И въ самомъ дель, можеть ли женщина надъяться на успъхъ, можеть ли она правиться нашимъ франтамъ, если съ перваго взгляда скажуть: elle a l'air bourgeoise... это выражение, такъ некстати вкравшееся въ наше чисто дворянское оби(ество, имъетъ однако же ужасную власть надь умами и отнимаеть все права у красоты и любезности: «вкусъ, батюшка, отмънная манера».

Когда княгиня поровнялась съ Печоринымь, то едва отвъчала легинмь наплоневіемъ головы и мимолетною улыбкой на его поклонъ. Онъ хотълъ что-то сказать, но она отвернулась. Глаза еа безпокойно бъгали кругомъ, стараясь открыть хоть еще

одно знакомое лицо... и упали на Лизавету Николаевну... Узнавъ другъ друга, соперницы очень ласково обменялись приветствіями... Потомъ кто-то еще высунулся изъ толны мущинъ и съ радостнымъ видомъ сталь спрашивать, когда она изъ Москвы и проч. Она постепенно дълалась привътливый, такъ что можно почти держать пари, что если бъ она встрътила здъсь 99 знакомыхъ, то девяносто девятый остался бы въ счастливомъ убъжденін, что однимъ взгляломъ побъдилъ ел сердце... Только что килгиня и князь прошли въ гостиную. Лизавета Николаевна тотчасъ обратилась къ Печорину, чтобъ возобновить прерванный разговоръ, но онъ быль такъ бледенъ, такъ неподвиженъ, что ей стало страшно.

- Появленіе этой дамы, сказала она, наконець, ему, - сдълало на васъ очень странное впечатленіе!.. Вы давно ее знасте?

 Съ дътства! — отвъчалъ Печоринъ. — Я также се когда-то знала... за къмъ она замужемъ?

Печоринъ сказалъ.

— Какъ! неужели этотъ господинъ, который за нею шель такъ смиренно, ен мужъ?.. Если бъ я ихъ встретила на улице, то приняла бы его за лакея. Я думаю, она дълаетъ изъ него все, что хочетъ.

— По прайней мъръ все, что можно въ него саблать...

Однако она счастлива.

— Развъ вы не замътили, сколько ва пей брилліантовъ.

— Богатство не есть счастіе!...

— Все-таки оно ближе къ нему, нежель бъдность. Иътъ инчего безвиуснъе, кань быть довольною своею судьбою, въ скроиной хижинъ ... за чашкою грешневой ваше,

— Кто жъ вамъ говорить о бъдности Вездѣ надо умѣть выбирать середину...

— Я вамъ желаю мужа, который бы такъ

думалъ.

Онъ отошель. Кадрили кончились, музыка замолкла. Въ широкой залъ раздавался смушанный говоръ тонкихъ и толстыхъ голосовъ, шарканья саногъ и башмачковъ. Составились группы. Дамы пошли въ другія комнаты подышать свъжимъ воздухомъ, пересказать другь другу свои замічанія, невногіе кавалеры за ними последовали, ве замъчая, что они лишніе и что отъ нить стараются отделаться. Княгиня пришла въ залу и съла возлѣ Негуровой. Онъ возобновили- старое знакомство, и между ними завязался незначительный разговоръ...

## Герой нашего времени.

(1838—1841).

предисловие ко 2-му изданию.

Во всякой книгъ предисловіе есть пер- дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебвая и вийсти съ тимъ последняя вещь. Оно или служить объяснениемъ цёли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но, обыкновенно, читателямъ дъла нъть до нравственной цъли и до журнальныхъ нападокъ, и потому они не читаютъ предисловій. А жаль, что это такъ; особенно у насъ! Наша публика такъ еще молода и простодушна, что не понимаеть басни, если въ концѣ ен не находитъ правоученія. Она не угадываеть шутки, не чувствуеть проніи; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ выная жини йонгодицой и выто леная брань не можетъ нивть миста; что современная образованность изобрала орудіе болъе острое, почти невидимое, и тъмъ не менће смертельное, поторее, подъ одеждою лести, наносить исотразимый и върный ударъ. Наша публика похожа на провинміала, который, подслушавъ разговоръ двухъ

нымъ дворамъ, остался бы увъренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, наживишей дружбы,

Эта книга испытала на себъ еще недавно несчастную довърчивость искоторыхъ читателей и даже журналовь къ буквальному значению словъ. Иные ужасно обидълись, и не шутя, что имъ ставять въ примъръ такого безиравственнаго человия, какъ «Герой Нашего Времени»; другие же очень тонко замічали, что сочинитель нарисоваль свой портреть и портреты своихь знакомыхъ... Старал и жалкая шутка! но, видно, Русь такъ уже сотворена, что все въ ней обновляется, кром'в нельпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ин избъгнетъ упрека въ покушенім на оскорбленіе личности

«Герой Нашего Времени», милостивые государи мон, точно портреть, но не одного чедовъка; это портреть, составленный изъ по- цевь: по близости параванъ верблюдовь остарововъ всего нашего покольнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мий опять скажете, что чедовъвъ не можеть быть такъ дуренъ; а п вамъ снажу, что ежели вы върпли возможности существованія всёхъ трагическихъ и романтическихъ злодъевъ, отчего же вы не въруете въ дъйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болье ужасными и уродливыми, отчего же этогь характеръ, даже накъ вымысель, не нахопать у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того

Вы скажете, что нравственность оть этого не выигрываеть? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; нужны горькія лекарства, ъдкія истины. Но не думайте однако послъ • этого, чтобъ авторъ этой книги ималь когданябудь гордую мечту сделаться исправителемъ людскихъ порововъ. Боже его избави огь такого невъжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго челована, кавимъ онъ его пониметь и, въ его и вашену несчастію, слишкомъ часто встрачаль. Будеть и того, что бользиь указана, а какъ ее излечить - это ужъ Богъ знаегь! - [1841].

БЭЛА.

Я вхаль на перекладныхъ изъ Тифлиса. Вся поклажа моей тельжен состояла изъ одного небольшого чемодана, который до половины быль набить путевыми записками о Грузін. Большал часть изъ нихъ, къ счастію для васъ, потеряна, а чемоданъ съ остальвыми вещами, пъ счастію для меня, осталси пълъ.

Ужъ солнце начинало притаться за сибговой хребеть, когда я въйхаль въ Койшаурскую долину. Осетинъ-извозчикъ пеутомимо погонилъ лошадей, чтобъ успъть до ночи взобратьел на Койшаурскую гору, и во все гордо распиваль писни. Славное мъсто эта долина! Со встхъ сторонъ горы неприступныя, красноватыя скалы, обетшанныя зеленымъ плющемъ и увънчанныя купами чинаръ, желтые обрывы, исчерченные промоннами, а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома свъговъ; а внизу Арагва, обнявшись съ другой безыменной ръчкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полнаго мглою ущелья, тянется серебряною нитью и сверкаеть, какъ змъл своею чешуею.

Подъбхавъ къ подошет Койшаурской го-. Гы, мы остановились возлё духана. Туть толпились шумно десятка два грузинъ и гор-

новился для ночлега. Я долженъ быль нанять быковъ, чтобъ втащить мою тельжку на эту- проклятую гору, потому-что была уже осень и гололедица, - а эта гора имветь около двухъ верстъ длины.

Нечего ділать, я наняль шесть быковъ и насколькихъ осетинъ. Одинь изъ нихъ взвалиль себь на плечи мов чемодань, другіе стали помогать быкамъпочти однимъ крикомъ.

За моею тельжною чегверна быковь тащила другую, какъ ни въ чемъ не бывало, не смотря на то, что она была до верху накладена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шель ед хозаниъ, покуривая изъ маленькой кабардинской трубочки, обдъланной въ серебро. На немъ быль офицерский сюртукъ безъ эполеть и черкесская мохнатая шанка. Онъ назалея леть пятидесити; смуглый цвыть зица его показываль, что оно давно знакомо съ закавказскимъ солицемъ, и преждевременно посъдъвшіе усы не соотвътствовали его твердой походив и бодрому виду. Я подошель къ нему и поклонился; онъ молча отвъчаль мив на поклонъ и пустиль огремный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется? Онъ модча опять поклонился.

— Вы, върно, ъдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами. — Снажите, пожалуйста, отчего это вашу тажелую тельжку четыре быка тащать шути, а мою, пустую, шесть скотовъ едва подвигають съ помощию этихъ осетинъ?

Онъ дукаво улыбнулся и значительновагляпуль на меня. -- Вы, върно, недавно на Кав-Ra31:

-- Съ годъ, отвъчаль я. Онъ улыбнулся вторично.

— A что жъ? — Да такъ-съ; ужасныя бестін эти азіаты? Вы думаете, они помогають, что кричать? А чортъ ихъ разбереть, что они кричать? Быки-то ихъ понимають; запрягите хоть двадцать, такъ поли они прикнуть по-своему, быки вет ни съ мъста... Ужасные илуты! А что съ нихъ возьмешь?.. Любить деньги драть съ проважающихъ... Избаловали мошенниковъ! Увидите, они еще съ васъ возьмуть на водку. Ужъ и ихъ знаю; мена не проведуть!

— А вы давно здъсь служите?

— Да и ужъ здёсь служиль при Алексък Петровичк, 1)-отвъчаль онъ пріосанивпись. - Когда онъ прітхаль на Линію, я (ылъ подпоручикомъ, прибавиль онъ, п при немъ пелучилъ два чина за дъла противъ гориевъ.

<sup>9</sup> Epagaont.

- А теперь вы?..

- Теперь считаюсь въ третьемъ линейномъ батальонъ. А вы, смыю спроспть?...

Я сказаль ему:

Разговоръ этимъ кончился, и мы продолжали молча идти другь подл'в друга. На вершинъ горы нашли мы сиъгъ. Солице закатилось, и ночь последовала за днемъ безъ промежутка, какъ это обыкновенно бываеть на югь; но, благодари отливу сивговъ, мы легко могли различать дорогу, которая все еще шла на гору, хоти уже не такъ круго. Я вельль положить чемодань свой въ тельжку, замьнить быковъ лошадьми, и въ последній разъ оглянулся внизъ на долину; но густой туманъ, нахлынувшій волнами изъ ущелій, покрываль ее совершенно, и ни единый звукъ не долеталь уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабсъ-капитанъ такъ грозно на нихъ прикрикнулъ, что они вмигь разбъжались. Въдь этакон народъ! — сказалъ онъ: — и хлѣба по-русски назвать не умъеть, а выучиль: «офицеръ, дай на водку!» Ужъ татары по мив лучше: тв хоть непьющіе...

До станціи оставалось еще съ версту. Кругомъ было тихо, такъ тихо, что по жужжанію комара можно было следить за его полетомъ. Налъво чернъло глубокое ущелье; за нимъ и впереди насъ темно-синія вершины горъ, изрытыя морщинами, покрытыч слоями сиъга, рисовались на блъдномъ небосклонъ, еще сохранявшемъ послъдній отблескъ зари. На темномъ небъ начинали мелькать звъзды, и странно: мнь показалось, что онъ гораздо выше, чъмъ у насъ на съверъ. По объимъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камии, кой-гдв изъ-подъ сивга выглядывали кустарники, но ни одинъ сухоп листокъ не шевелился, и весело было слышать среди этого мертваго сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскаго колокольчика.

Завтра будеть славная погода — сказаль я. Штабсь-капитань не отвъчаль ин слова и указаль мив пальцемь на высокую гору, поднимавшуюся прямо противъ насъ.

— Что жъ это? — спросилъ и.

— Гуть-гора.

- Пу, такъ что жъ?

— Посмотрите, какъ курится.

И въ самомъ дълъ, Гугъ-гора курплась; по бокамъ ея ползали легкія струйки облаковъ, а на вершинъ лежала чернал туча, такая черная, что на темномъ небъ она казалась питномъ.

Уже мы различали почтовую станцію, кровли окружающихъ ее саклей, и передъ нами мелькали приветные огоньки, когда пахнулъ

сырой, холодный вътеръ, ущелье загуды, н пошель мелкій дождь. Едва успаль я накинуть бурку, какъ повазиль сиъгь. Л с. благоговъніемъ посмотрыть на штабсь-ка-

— Намъ придется здъсь ночевать, -спязалъ онъ съ досадою: — въ такую метел. черезъ горы не перейдень. Что? Были л. обвалы на Крестовой? спросиль онь извоз-

— Не было, господинъ, - отвъчаль остинъ-извозчикъ: - а виситъ много, много

За неимъніемъ комнаты для пробажающихъ на станціи, намъ отвели ночлегь ва дымной саклъ. Я пригласилъ своего спутника выпить вмёстё стаканъ чаю, нбо сомной быль чугунный чайникъ-единственная отрада моя въ путешествіяхъ по Кавказу

Сакля была прилъплена однимъ бокомъ къ скаль; три скользкія мокрыя ступена вели къ ел двери. Ощупью вошель и и вътинулся на корову (хлавь у этихъ дютей замънлеть лакейскую]. Я не знать, вуддіваться: туть блеють овны, тамъ ворунть собака. Къ счастно, въ сторонъ блеснуль тусклый свъть и помогь мат найти другоотверстіе на подобіе двери. Туть открылась картина, довольно занимательная: шировая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа То серединъ трещаль огонекъ, разложенный ва земль, и дымъ, выталкиваемый обратно выромъ изъ отверстія въ крышь, разстилался вокругь такой густой пеленою, что я долго не могь осмотраться; у огня сидали дел старухи, множество датей и одинъ худощавый грузинъ, всв въ лохмотьяхъ Печего было дълать! мы приотились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ зашинътпривътливо.

Жалкіе люди!—сказаль и штабсь-каштану, указывая на нашихъ гразныхъ хозяевъ, которые молча на насъ смотръщ въ какомъ-то остолбенвии,

 Преглупый народъ! — отвъчаль онъ. — Повърите ли? ничего не умъють, неспосооны ни къ какому образованию! Ужъ пя крайней мъръ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разбойники, голыши, за то отчаянныя башки; а у этихъ и къ оружно пикакой охоты нать: порядочнаго кинжала ни на одномъ не увидишь. Ужь подлино осетины!

— А вы долго были въ Чечит?

- Да и льть десять стояль тамъ вы приности съ ротою, у Каменнаго Бродазнаете?

Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надобли эти намътодоворьзы. Нынче, слава Богу, смирите, а

бывало, на сто шаговъ отойдешь за валь, молодой человъвъ лъть дваднати-пяти. Овъ ужъ гдъ нибудь косматый діяволь сидить и караулить: чуть зазъвался, того и глядилибо арканъ на шев, либо пуля възатылкв. А молодиы!...

- А, чай, много съ вами бывало приплюченій? - сказаль я, подстрекаемый лю-

бопытствомъ.

Какъ не бывать! бывало.

Туть онъ началь щинать лавый усъ, повъсивъ голову, и призадумался. Миъ страхъ хотълось вытануть изъ него какую-вибудь исторійну-желаніе, свойственное всемь ми будемь жить по-пріптелени. Да, ножапутешествующимъ и записывающимъ люпамъ. Между тъмъ чай поспълъ; и вытащиль изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ, какъ будто про себя: «да!.. бывало!» Это восклицаніе подало мить большій надежды. Я знаю, старые кавказцы любять поговорить, поразсказать; имъ такъ редко это удается: другой льть пять стоить гдв вибудь въ захолусть в съ ротой, и целыя пять леть ему нивто не скажеть: здравствуйте [потому что фельдфебель говорить здравія желаю]. А поболтать было бы о чемъ; пругомъ народъ днеій, любопытный; каждый день опасность; случаи бывають чудные, и тугь поневоль пожальень о томь, что у вась такъ мало записывають.

— Не хотите зи подбавить рому?-свазалъ и моему собестденику: - у меня есть бълый изъ Тифлиса; теперь холодно.

— Нъть-съ, благодарствуйте, не пью.

- Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себъ заклятье. Когда я былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете, мы подгуляли между собою, а ночью сдълалась тревого; воть мы и вышли передъ фронть навеселъ, да ужъ и досталось намъ, какъ Алексий Петровичь узналь: не дай Господи, какъ онъ разсердился! чуть-чуть не отдаль подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цълый годъ живешь, никого не видишь, да какъ туть еще водка-пропадшій чело-EBRL!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду — Да воть хоть черкесы, -продолжаль онъ: - какъ напьются бузы на свадьов, или на похоровахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насилу ноги унесъ, а еще у мирного князя быль въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Воть... [онъ набиль трубку, затинулся и началъ разсказывать], вогь, паволите видъть, я тогда стоилъ въ препости за Терекомъ съ ротой – этому скоро пять лёть. Разъ, осенью, пришель транспорть съ провіантомъ; въ транепорть быль офицеры,

явился ко мит въ полной формт и объявиль, что ему вельно остаться у меня вь краности. Онъ быль такой тоненькій, бъленькій; на немъ мундиръ быль такой новенькій, что и тотчасъ догадален, что онъ на Кавказъ у насъ недавно. «Вы, върно», спросиль и его, «переведены сюда изъ Россін?» - Точно такъ, господинъ штабсь-кашетанъ, отвъчаль онъ. Я взяль его за руку. и сказаль: «Очень радь, очень радь. Вамъ будеть немножно скучно... ну, да мы съ валуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычь и пежалуйста-къ чему эта полная форма? приходите ко мнъ всегда въ фуражић. Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ припости.

— А какъ его звази? — спросиль я Мак-

сима Максимыча.

— Его звали. Григоріемъ Александровичемъ Печоринълиз. Славный быль малый, см'бю васъ увършть; только немножко страненъ. Въдь, нопримъръ, въ дождикъ, въ холодъ, цълый день на охогъ; всъ иззябнуть, устанугь - а ему ничего. А другой разъ сидигь у себя въ комнать, вътеръ пахнеть, увърдеть, что простудился; ставнемъ стукнеть, онъ вздрогнеть и побледиветь; а при инъ ходилъ на кабана одниъ на одинъ; бывало, по цълымъ часамъ слова не доблениса, за то ужъ иногда какъ начнеть разсказывать, такъ животики надорвень со сивха... Да-съ, съ большими странностими, и должно быть богатый человывы сколько у него было разныхъ дорогихъ вещинъ!...

— А долго онъ съ нами жилъ? - спросиль

и опать.

. — Да съ годъ. Ну, да ужъ за то памятенъ мит этотъ годъ; надълалъ онъ мит хлопоть, не темъ будь помянуть!.. Въдь есть, право, этаніе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны езучаться разныя необывновенныя вещи!

— Необыкновенныя?-воскликнуль я съ видомъ любонытетва, подливая ему чаю.

— А воть я вамъ разснажу. Версть шесть отъ пръпости, жилъ одинъ мирной князь. Сынишко его, мальчикъ лъть интнациати, поводился къ намъ вадить: всикій день. бывало, то за тъмъ, то за другимъ. И ужъ точно избаловали мы его съ Григоріемъ Александровичемъ. А ужъ какой былъ головоръзъ, проворный на что хочешь; шапку ли поднять на всемъ скаку, изъ ружьи ли стрълять. Одно было въ немъ нехорошо: ужаено палокъ быль на деньги. Разъ, для смъха, Григорій Александровичь объщался ему дать червонець, коли онъ ему украдеть лучшаго козла изъ отповскаго стада; и что жъ вы думаете? на другую же ночь притащилъ его за рога. А, бывало, мы его вздумаемъ празнять, такъ глаза кровью и нальются, и сейчасъ за кинжаль, «Эй, Азамать, не сносить тебѣ головы», говориль я ему: «яманъ

будеть твоя башка;

 Разъ, прівзжаетъ самъ старый князь ввать насъ на свадьбу: онъ отдаваль старшую дочь замужъ, а мы были съ нимъ кунаки: такъ нельзя же, знаете, отказаться, хоть онъ и татаринъ. Отправились. Въ аулъ множество собакъ встрътило насъ громкимъ лаемъ. Женщины, увидя насъ, пратались; ть, которыхъ мы могли разсмотръть въ липо, были далеко не красавицы. «Я имълъ гораздо лучшее мивніе о черкешенкахъ», сказаль мий Григорій Александровичь.-Погодите! отвъчалъ я, усмъхансь. У меня было свое на умъ.

— У князя въ саклъ собралось уже множество народа. У азіатовъ, знаете, обычай всьхъ встръчныхъ и поперечныхъ приглашать на свадьбу. Насъ приняли со всеми почестями и поведи въ кунацкую. Я, однако жъ, не позабылъ подмѣтить, гдѣ поставили нашихъ лошадей, знаете, для не пред-

видимаго случая.

— Какъ же у нихъ празднують свадь-

бу?-спросиль я штабсъ-капитана.

— Да обыкновенно. Спачала мулла прочитаетъ имъ что-то изъ корана; потомъдарятъ молодыхъ и всёхъ ихъ родственинковъ; Адягъ, ньютъ бузу, потомъ начинается джигитовка и всегда одинъ какой-нибудь оборвышъ, засаленный, на скверной лошаденка, ломается, паленичаеть, смъшить честную компанію; потомъ, когда смеркиется, въ кунацкой начинается, по нашему сказать, баль. Бъдный старичищка бренчить на трехструнной... забыль какъ по-ихнему... ну, да вродъ нашей балалайки. Дъвки и молодые ребята становятся вь двъ шеренги, одна противъ другой, хлопають въ ладоши и поють. Воть выходить одна дъвка и одинь мужчина на середину, и начинають говорить другь другу стихи нараспавъ, что попало, а остальные подхватывають хоромъ. Мы съ Печоринымъ сидъли на почетномъ мъстъ, и вотъ къ нему подошла меньшая дочь хозянна, дъвушка лътъ шестнадцати, и пропъла ему... какъ бы сказать, вродъ комплимента?...

— А что жъ такое она пропъла, не помните ли? г

— Да, кажется, воть такъ: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнъе ихъ, и галуны на немъ волотые. Онъ, какъ тополь между ними; только не расти, не цвъсти сму въ

нашемъ саду». Печоринъ всталъ, поклових, ся ей, приложиль руку но лбу и сердиу, просиль меня отвъчать ей; я хорошо зваю по-ихнему, и перевель его отвъть.

752

753

— Когда она отъ насъ отошла, тогда з шеннулъ Григорію Алексанпровичу: ну, что какова?-Прелесть! отвъчалъ онъ; а какъ е зовуть?-Ее зовуть Бэлою, отвъчаль я

— И точно, она была хороша: высовая тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ вамъ въ вушу. Печоринъ въ задумчивости не сводиль съ нея глазъ, и она частенько исполлобыя на него посматривала. Только не одинь Печоринъ любовался хорошенькой вняжной изъ угла комнаты на нее смотръли другје два глаза, неподвижные, огненные. Я сталь вглядываться, и узналь моего стараго знакомца Казбича. Онъ, знаете, быль не то чтобъ мирной, не то, чтобъ немирной, Подозръній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не быль замъченъ. Бывало, онъ приводиль къ намъ въ крѣность барановъ и продавалъ дешево, только никогла не торговален: что запросить, давай, - хоп. заръжь, не уступить. Говорили про чего, что онъ любить таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленькій, сухой, широкоплечій :. А ужъ довокъ-то, довокъ-то быль, какъ бъсъ! Бешметь всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрт. А лошадь его славилась въ целой Кабардеи точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Не даромъ ему завидовали всв навадники, и не разъ пытались се украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная, какъ смоль, ноги-струнки, и глаза не хуже, чемъ у Бэлы; а какан сила! скачи хоть на 50 версть; а ужъ выгажена-какъ собака бъгаегъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда не привязываетъ. Ужъ такан разбойничья лошадь!...

— Въ этотъ вечеръ Казбичъбылъ угрюмъе, чъмъ когда-нибудь, и я замътиль, что у него подъ бешметомъ надъта кольчуга. - «Не даромъ на немъ эта кольчуга», подумалъ я: су жъ онъ върно что-нибудь за-

 Душно стало въ саклѣ, и я вышелъ навоздухъ освъжиться. Ночь ужъ ложилась на горы, и туманъ начиналъ бродить по ущельямъ.

— Мнъ вздумалось вавернуть подъ навъсъ, гдъ стояли наши лошади, посмотръть, есть ли у нихъ кормъ, и притомъ осторожность никогда не мъщаегъ; у меня же была лошадь славная, и ужъ не одинъ кабардинецъ на нее умильно поглядывалъ, приговаривая: якиш тхе, чект яши!

Пробираюсь вдоль забора, и вдругъ за другимъ танутся по степи на извученслышу голоса; одинъ голось и тогчась узналь: это быль повъса Азамать, сынь нашего хозяина; другой говориль ръже и тише. «О чемъ они туть толкують?» подумаль я: ужъ не о моей ли лошадкъ? Вотъ присъть и у забора и стать прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Пногда шумъ пъсенъ и говоръ голосовъ, выдетая изъ сакли, заглушали любопытный иля меня разговоръ.

— Славная у тебя лошадь! говориль Азамать: если бъ я быль хозяннъ въ домѣ и нивль табунъ въ триста кобылъ, то отдаль сячу кобылъ, сказалъ Азачать: то отдаль бы половину за твоего скакуна, Казбичь!

— А! Казбичъ! — подумалъ я, и веномнилъ

— Да, отвъчалъ Казбичъ послъ ивкотораго молчанія: въ цълой Кабард'в не найдешь такой. Разъ-это было за Терекомъ-я Ездиль съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не посчастливилось, и мы разсыпались кто вуда. За мной неслись четыре казака; ужъ л слышаль за собою крики гауровъ и передо мною быль густой льсь. Прилегь я на съдло, поручилъ себя Аллаху, и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ илети. Какъ штица нырнулъ онъ между ветвями; острыл колючки рвали мою одежду, сухіе сучья парачага били меня по лицу. Конь мой прыгаль черезъ ини, разрываль кусты грудью. Лучше было бы мив его бросеть и спрыться въльсу прикомъ, да жаль было съ инмъ разетаться-и пророкъ вознаградиль меня. И сколько пуль провизжало надъ моей головою; и уже слышаль, какъ спъшившиеся казаки бъжали по слъдамъ.. Вдругъ передо мною рытвина глубокая; скакунъ мой призадумался-и прыгнуль. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на переднихъ ногахъ. Я бросилъ поводья и полетвль въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ. Казаки все это видъли, только ни одинъ не спустился меня искать: они върно думали, что я убился до смерти, и я слышаль, какъ они бросились ловить моего коня Сердце мое облилось кровью; поползъ и по густой травъ вдоль по зврагу-смотрю: лксъ кончился, ифсколько казаковъ вытажаеть изъ него на поляну, и вотъ выскакиваеть прямо къ нимъ мой Карагёзт, всв кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею аркана; и задрожаль, опустиль глаза и началь молиться. Черезъ пресколько меновеній поднимаю ихъ-и вижу, мой Карагезъ летить, развивая хвость, кольный, какъ вътеръ: а глуры далеко одниъ

ныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, 1 этинная правда! До поздней ночи и сидь. то въ своемъ оврагъ. Вдругъ, что жъ ты пум, чивъ. Азамать? во мракъ слышу, бъгаеть по берегу оврага конь, фыркаеть, ржеть и бые. копытами о землю; и узнать голось моего Карагеза, это быль онь, мой товарищь!... Съ тъхъ норъ мы не разлучались.

- И слышно было, какъ онъ трепаль рукою по гладкой шев своего скакуна, давая

ему разныя нажныя названыя.

 Если бъ у меня былъ табунъ вътыбы теба его весь за твоего Карагеза.

- покъ, не хочу, отпачаль равнодушно

Казбичъ.

- Послушай, Казбичь, говориль, ласкалсь нь нему Азаматы - ты добрый человань, ты храбрый джигить, а мей отецъ боится русскихъ и не пускаеть меня въ геры: отдай мив свою дошадь, и и спылаю все, что ты хочень; украду для тебя у отца лучную винговку, или шашку, что только пожелаешь-а шашка его-настоящая гурца: приложи лезвеемъ въ рукъ, сама въ тъло нопьется, а кольчуга такая, какъ твоя, ни почемъ
  - Казончь молчаль.
- Въ первый разъ, какъ и увидель твоего кона, продолжаль Азамать, когда онъ подъ тобой кругился и прыгаль, раздувая ноздри, и кремни брызгами летьли изъ-подъ коныть еге, вы меей душть сдълалось что-то непонятное, и съ тъхъ поръ все мих опостыльло: на лучшихъ скакуновъ моего отца смотраль и съ презраніемъ, стыдно было мит на нихъ показаться, и тоска овладъла мной; и тоскуя, просиживаль и на утесь цълые дип, и ежеминутно мысламъ монмъ являлся вороной скакунт твой, съ своей стройной поступью, съ своимъ гладиямъ, примымъ, какъ страла, хребтомъ, онъ смотръль мив въ глаза своими бойними главами, какъ будто хогъль слово вымольнть. Я умру, Казончъ, если ты мив не продашь его: - сказаль Азамать дрожащимь голосомь.

— Миъ послышалось, что онъ заплакаль; а надо вамъ спазать, что Азамать быль преупрямый мальчинка, и ничамъ, бывало, у него слевъ не выбъещь, даже когда онъ

быль и помоложе. — Въ отвъть на его слезы послышалось

что-то вродъ смёха. — Послушай, сказаль твердымь голосомъ Азаматъ: видишь, и на все рѣшаюсь. Хочень, я украду для тебя мою сестру? Какона плашеть! накъ поеть! а вышиваеть золотомъ-чудо! не бывало такой жены и у туренкаго падишаха... Хочень? Дождись меня

завтра ночью, тамъ, въ ущельв, гдв бъжить потокъ: я пойду съ нею мимо въ сосвдній ауль—и она твои. Неужли не стоить Бэла твоего скакуна?

 Долго, долго молчать Казбичь; наконець, вийсто отвёта, онъ затлиуль старии-

ную пъсню вполгодоса "):

Много красавиць вь гулахь у нась, Зевады слиоть во мравь ихь глазь. Сладко любить ихь—завидная доля; Но весельй молодецкая волк. Золото купить четыре жени, Конь же лихой не инветь цвин: Онь и оть вихри вь степы не отстанеть, Одь не изменить, онь не обманеть.

— Напрасно упрашиваль его Азамать согласиться, и плакаль, и льстиль ему, и клялся; наконець Казбить нетеривливо прерваль его:

— Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ? На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебл сброситъ, и ты ра-

зобыешь себъ затылокъ объ намни.

- Меня! крикнуль Азамать въ бъщенствъ, и жельзо дътскаго кинжала зазвенъдо объ кольчугу. Сильная рука отголкнуда его прочь и онъ ударился объ плетень такъ, что илетень зашатался. Бупеть потьха! попумаль я, кинулся въ конюшню, взнуздаль лошадей нашихъ и вывель ихъ на задній дворъ. Черезъ двв минуты ужъ въ саклв быль ужасный гвалть. Воть что случилось: Азамать вбъжаль туда въ разорванномъ беиметь, говори, что Казбичь хотьив его зарызать. Всв выскочили, схватились за ружья-и пошла потеха! Крикъ, шумъ, выстрелы; только базбичь ужъ быль верхомъ и вертелея среди толны по улице, какъ бесъ, отмахиваясь шашкой, - Плохое дело - въ чужомъ пиру похмелье, — сказаль л Григорію Александровичу, поймавъ его за руку:- не лучше ли намъ поскоръй убраться?
  - Да погодите, чемъ кончитси.
- Да ужъ, върно, кончится худо; у этихъ азіатовъ все такъ: натянулись бузы и пошла ръзня!— Мы съли верхомъ и ускакали домой.

— А что Казбичъ? — спросилъ я нетериъ-

ливо у штабсъ-капитана.

— Да что этому народу дѣлается! — от вѣчалъ овъ, дошивал стаканъ чал — вѣдь ускользнулъ!

- И не раненъ?-спросилъ я.

— А Богь его знаеть? Живущи разбойники! Видаль я-съ нныхъ ет дълъ, напримъръ: въдь весь исколотъ, какъ ръшето, штыками, а все махаетъ шашкой.— Штабсъ-

каниганъ послъ нёкотораго молчанія продолжаль, топнувъ ногою о землю:

— Никогда себъ не прощу одного: чорть меня дернуль, прітхавъ въ кръпость, пересказать Григорію Александровичу все, что и слышаль, сиди за заборомь; овъ поситался — такой хитрый! — а самъ задумаль кое-что.

— А что такое? Разскажите, пожалуйста.
— Ну, ужъ нечего дълать! началь разсказывать, такъ надо продолжать.

— Дил черезъ четыре прівзжаеть даз мать въ врфцость. По обынновенію, онь зашель въ Григорію Александровичу, который его всегда кормиль лакомствами. Я быль туть. Зашель разговорь о лошадяхь, и Печоринъ началь расхваливать лошадь Казбича: ужъ такал-то она рѣзвай, красивай, словно серна – ну, просто, по его словайи, этакой и въ пѣломъ мірѣ иѣть.

— Засверкали глазёнки у татарченка, а Печоринь будто не замѣчаеть; я заговорю о другомъ, а онъ, смотришь, тотчасъ собъеть разговоръ на лошадь Казбича. Эта исторія продолжалась всякій разъ, какъ пріфажаль Азамать. Недѣли три спусти, сталь я замъчать, что Азамать блѣднѣеть и сохнеть, какъ бываеть отъ любей въ романахъ-съ. Что за диво?

— Воть видите, я ужъ послѣ узнать всю эту штуку: Григорій Александрович до того его задразниль, что хоть въ воду. Разъ, онъ ему и скажи: — Вижу, Азамать, что тебѣ больно понравилась эта лошадь, а не видать тебѣ ел, какъ своего затылы! Ну, скажи, что бы ты далъ тому, кто тебѣ ее подариль бы...

Все, что онъ захочеть, отвъчаль Аза-

— Въ такомъ случат и тебъ ее доставу, только съ условіемъ... Покленись, что ты его исполнишь...

- Клянусь... Клянись и ты!

— Хоронов Кланусь, ты будень владать конемь; только за него ты должень отдать мнъ сестру Бэлу: Карагезъ будеть ен валымомъ. Надъюсь, что торгъ для тебя вы годенъ.

- Азамать мелчаль.

— Не хочень? Ну, какъ хочень! Я думалъ, что ты мужчина, а ты еще ребеновъ: рано тебъ ъздить верхомъ...

— Азамать вспыхнуль.

- А мой отень? сказаль онь.

Развъ онъ никогда не уъзжаеть?

Правда...Согласенъ?...

Согласенъ, прошенталъ Азапатъ, бледовий какъ смертъ.

— Когда же?



Телько едва онъ коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему

А прому прощенія у читателей въ томъ, что перезожнать въ ствин пісню Казбича, передовную миб, разумітется, просой; по привичка — вторан натура. М. Д.

\_ Въ первый разъ, какъ Казбичъ прі-\* тетъ сюда; онъ объщался пригнать десятокъ барановъ; остальное мое дъло. Смотри

же. Азамать!

Вотъ они сладили это дело... но правде снавать, нехорошее дело! Я носле и гововилъ это Печорину, да только онъ мых отвъчаль, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имън такого милаго мужа, какъ онъ, потому что, по-ихнему, онъ все-таки ея мужъ, а что Казбичь-разбойникъ, котораго надо было напазать. Сами посудите, что жъ и могъ отвъчать противъ этого?.. который видьлъ, какъ Азамать отвязаль Но въ это время я ничего не зналъ объ ихъ заговоръ. Вотъ, разъ прівхаль Казбичь и спраниваеть, не нужно ли барановъ и меду; я вельлъ ему иривести на другой цень. «Азамать!» сказаль Григорій Алексанпровичь: «завтра Карагёзь въ монхъ рукахъ; если нынче ночью Бала не будеть здась, то не видать теба коня»...

- Хороню! сказаль Азамать и поскакаль въ ауль. Вечеромъ Григорій Алексавпровить вооружился и выбхажь изъ прапости: какъ они сладили это дело-не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видель, что поперекъ седла Азаната лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

 — А лошадь? спросиль я у штабсъ-капитана.

— Сейчасъ, сейчасъ. На другой день утромъ рано пріфхаль Базбичь и пригналь десятовъ барановъ на продажу. Привязавъ дошадь у забора, онъ вощель ко мив; л нопотчеваль его часмъ, потому что хота разбойникъ онъ, а все-таки былъ монмъ вунакомъ ").

— Стали мы болтать о томъ, о семъ... Вдругъ, смотрю, Казбичъ вздрогнулъ, перемънился въ лицъ-и въ окну; но окно, къ несчастію, выходило на задворье. - «Что съ

тобой?» спросиль а.

— Мол лошадь!. лошадь! сказаль онъ,

весь дрожа.

Точно, и услышаль товоть коныть: - это, върно, какой-нибудь казакъ прівхаль...

— Нать! Урусь-ямань, ямань! заревъль онъ и опрометью брасилси вонъ, какъ дикій барсъ. Въ два прыжка онъ былъ ужъ на аворъ; у вороть кръности часовой загородиль ему путь ружьемъ; онъ перескочиль черезъ ружье и кинулся бъжать по дорогъ... Вдали вилясь пыль - Азамать скакаль на лихомъ Карагезъ; на бъгу Казбичъ выхватиль изъ чехла ружье и выстрелиль. Съ минуту онъ остался неподвиженъ, пока не убъдилен, что даль промахъ; потомъ завиз-

жаль, удариль ружье о влиень, разбиль его въ дребезги, повалился на землю и зарыдаль; какъ ребеновъ.. Воть пругомъ него собразся народь изъ препости - онъ викого не замечаль; постоями, нотолковали и пошли назадъ; и вельть возлё него положить деньги за барановъ-опъ ихъ не транулъ, лежаль себъ пачиомъ, какъ мертвый. Повърите ли, такъ онъ пролежалъ до поздней ночи и цълую ночь?.. Только на другое угра пришель въ краность и сталь просить, чтобъ ему назнали похитителя. Часовом, поня и ускакаль на кемъ, не почелъ за нужное скрывать. При этомъ имени глаза Казбича засверкали, и онъ отправился въ ауль, гда жиль отенъ Азамата.

что жь отень?

— Да въ томъ-то и штука, что его Блабичь не нашель: онь куда-то убажаль днеи на шесть, а то удалось ин бы Авамату

YBESTH CECTDY?

— А когда отець возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрепъ. ведь сменнуль, что не сносить ему головы. если бъ онь попадея. Такъ съ тъхъ новъ и пропаль: върно, присталь къ какой-набудь шайкт абрековъ, да и сложиль буйцую голову за Терекомъ, или за Кубанью, туда и дорога!..

-- Призваюсь, и на мою долю порядочно посталось. Какъ я только провъдаль, что червешенка у Григорія Александровича, то надълъ эполеты, шпагу и ношель въ нему.

— Онъ лежалъ въ первой комнать на постели, подложивъ одну руку подъ затылокъ, а въ другой держа погастую трубку; дверь во вторую комнату была зацерта на замокъ, и ключа въ замкъ не было. Я вся это тогчасъ замътиль .. И начиль кандать и постукивать каблуками о порогъ-только онъ притворялся, будто не слышить.

— Господинъ прапорщикъ!-сказалъ я какъ можно строже: - разви вы не видите,

что я къ вамъ прищель?

— Ахъ, зараветвуйте, Максимъ Макси мычь! Не хотите ли трубку?-отвічаль онь, не приподнимаясь.

- Извините, я не Максимъ Максимычъ:

я штабсъ-капитанъ.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучить меня забота! - Я все знаю, отвъчаль я, полошедъ къ

провати.

— Тамъ лучше: и не въ духа разсказы-

— Госнодинъ пранорщикъ, вы сдълали Bath. проступокъ, за который и и могу отвъчать... — II, полноте! что жъ за бъда? Въдь у

насъ данно все пополамъ.

<sup>\*)</sup> Купакъ-зпачать пріятель.

- Митька, шпагу!..

159

 Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сълъ и къ нему на кровать и сказаль: Послушай, Григорій Александропичь; признайся, что нехорошо...

— Что нехорошо?

- Да то, что ты увезь Бэлу... Ужъ эта инъ бестія Азаматъ!.. Ну, признайся, — ска-

— Да когда она миъ правится?..

- Ну, что прикажете отвъчать на это?.. Я сталь втупикъ. Однако жъ, послъ нъпотораго молчанія, я ему сказаль, что если отецъ станеть ее требовать, то надо будеть

Вовсе не надо!

— Да онъ узнаеть, что она здъсь.

- А какъ онъ узнаетъ?

— Я опять сталь втупикъ. — Послушайте, Максимъ Максимычъ! - сказалъ Печоринъ, приподнявшись: — въдь вы добрый человъкъ-а если отдадимъ дочь этому дикарю, онь ее заражеть, или продасть. Дало сдалано, не надо только охотою портить, оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...

— Да покажите мив ее, сказаль я.

— Она за этой дверью; только и самъ нынче напрасно хотълъ ее видъть: сидить въ углу, вакутавшись въ покрывало, не говорить и не смотрить; пуглива, какъ дикая серна. Я наняль нашу духанщицу: она знаеть по-татарски, будеть ходить за нею и пріучить ее къ мысли, что она моя; потому что она никому не будеть принадлежать промъ меня! - прибавиль онъ, ударивъ куласомъ по столу. - Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дълать? Есть люди, съ которыми непремънно должно соглашаться.

— А что? — спросиль я у Максима Максимыча:- въ самомъ ли деле онъ пріучиль ее въ себъ, или она зачахла въ неволъ, съ

тоски по родинъ?

- Помилуйте, отчего же съ тоски по родинь? Изъ кръпости видны были тъ же горы, что изъ аула-а этимъ дикарямъ больше ничего не надобно. Да притомъ Григорій Александровичь каждый день дариль ей чтовибудь; первые дни она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицъ и возбуждали ея красноръчіе. Ахъ, подарки: чего не сдълаетъ женщина за цвътную тряпичку!.. Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Алепсандровичь, между тымъ учился по-тагарски, и она начинала понимать по-нашему Мало-по-малу, она пріучилась на него смо прати, сначала исподлобья, искоса, и все грустила, нап'явала свои п'ясни въ полгодоса, такъ что, бывало, и мий становилось ки: -устоить ли азіатекая красавица про-

— Тго за шутки? Пожалуйте вашу шпагу! грустно, когда слушалъ ее наъ сосъдней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шель я мимо и заглянуль въ окно; База сидъла на лежанкъ, повъсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичь стоять передъ нею. - Послушай, моя пери, - говорилъ онъ: въдь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею -отчего же только мучинь меня? Разва ты любинь какого-нибудь чеченца? Если такъ, я тебя сейчасъ отпущу, отпущу домой. - Она вапрогнула едва приматно и покачала головой -Пли, -продолжаль онъ, - я тебь совершения ненавистенъ? -- Она вздохнула. -- Или твоя въра запрещаетъ полюбить меня? - Она поблідні и молчала. - Повірь мий, Аллаха для всёхъ племенъ одинъ и тотъ же, и если онъ мнъ позволяеть любить тебя, отчего же запретить тебь платить мив взаимностью?-Она посмотръла ему пристально въ лицо, какъ будто пораженная этой новой мыслію; въ глазахъ ея выразились недовърчивость и желаніе убъдиться. Что за глаза! ези такт. и сверкали, будто два угля.

— Послушай, милая, добрая Бэла! продолжаль Печоринъ: ты видишь, какъ я тебя люблю: я все готовъ отдать, чтобы тебя развеселить! и хочу, чтобъ ты была счастлива; а если ты снова будень грустить, то я умру. Скажи, ты будень весельй? - Ова призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ свенхъ; потомъ улыбнулась и ласково кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взяль ее за руку и сталь ее уговаривать, чтобъ она его поцъловала; она слабо ващищалась и только повторяла: поджалуста, поджалуста, не нада, не нада.--Онъ сталь настанвать; она запрожала, заплакала. — Я твоя планения, — говорила она; - твоя раба; конечно, ты можешь меня

принудить!-И опять слезы.

— Григорій Александровичь удариль себя въ лобъ кулакомъ и выскочиль въдрутую комнату. Я зашель къ нему; онъ, сложа руки, прохаживался угрюмый взать и виередъ. - Что, батюшка? - сказалъ я ему -Дьяволь, а не женщина!-отвачаль овъ: только и вамъ даю чествое слово, что она будеть мол... Я покачаль головою. -- Хотите пари?-сказалъ онъ:-черезъ недълю!-Извольте! - Мы ударили по рукамъ и разо-

— На другой цень онъ тотчасъ отпрасиль нарочнаго въ Кизларъ за разными покупками; привезено было множество разныхъ персидскихъ матерій, всъхъ не перечесть.

- Какъ вы думаете, Максимъ Максимычь, - сказаль онъ мнь, показывая подартивъ такой батарен!-Вы черкешеновъ не знаете, - отвъчалъ я; - это совсъкъ не то. это грузинки или закавказскій татарки совстив не то. У нихъ свои правила, онъ иначе воспитаны. - Григорій Александровичь улыбнулся и сталь насвистывать

\_ А выдь вышло, что я быль правъ: подарки подъйствовали только въ половину: она стала ласковъе, довърчивъе - да и только: такъ онъ ръшился на послъднее средство. Разъ утромъ онъ велълъ осъдлать донадь, одблен по-черкесски, вооружился п вошелъ къ ней.-Бэла!-сказаль онъ:-ты знаешь, какъ я тебя люблю. Я рашился тебя увезти, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбинь; я ошибся:-прощай! остазайся полной хозайкой всего, что и имаю; если хочень, вернись къ отцу - ты свободна. Я виновать передъ тобой и долженъ напазать себя. Прощай, я тду-нуда? почему я внаю! Авось, недолго буду гоняться за пулей или ударомъ шашки: тогда всномви обо миъ и прости меня. -- Онъ отвернулся и протянуль ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только, стоя за дверью, я могь въ щель разсмотръть сл лицо; и мит стало жаль — такви смертельная бладность покрыма это милое личико! Не слыша отвъть, Печоринъ сдълаль нъсколько пімгова на двери; она дромаль и сказать ли вамь? я думаю, онъ въ состояній быль исполнить из самоми цілів то, о чемъ говориль шута. Таковъ ужъбыль человъкъ, Богт его знаетъ! Только едва онъ поснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею. - Повърите ли? и, стоя за пверыю, также заплакаль, то ссть, знасте, не то, чтобъ заплакаль, а такъ- глукосты...

Штабсь-капятань замолчаль.

 Да, признаюсь,—сказаль онъ потомъ, теребя усь: - мыт стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

— И продолжительн было ихъ счастіе?—

спросыль я

— Да, она намъ призналась, что съ того дня, какъ увидъла Печорина, онъ часто ей трезился во сив, и что ни одинъ мужчина пикогда не производить на нее такого впечатланія.—Да, они были счастливы!

— Какъ эте скучно-воскликнуль я непольно. Въ самомъ дъль, и ожидаль трагической развязки, и вдругь такъ неожи-продолжаль я: - отепъ не догадался, что она

у васъ въ крѣпости?

— То есть, кажется, онъ подозрѣвалъ Спустя насколько дней, узнали мы, что старикъ убить. Воть какъ это случилось...

Вниманіе мое пробудилось снова.

— Надо вамъ сказать, что Казбичъ вообразиль, будто Азамать съ согласія отца украль у него лошадь, по крайней мъръ я такъ полагаю. Воть онъ разъ и дожиделся у дороги, версты три за ауломъ; старикъ возвращался из- напраситур поискова за дочерью; уздени его отстали-это было въ сумерки - онъ бхаль задумчиво шагомъ, навъ вдругъ Казбичъ, будто кошка, вырнулъ изъ-за куста, прыгъ сзади его на лошаль. ударомъ внижала свалнаъ его наземь, схватель поводья-и быль таковь; нькоторые уздени все это видъли съ пригория; они бросились догонять, только не догнали.

— Онъ вознаградиль себя за потерю коня и отистиль, - сказаль я, чтобъ вызвать

интије моего собестаника.

- Конечно, по-ихнему, - сказаль штабськапитанъ, -онъ былъ совершенно провъ.

Меня невольно поразила способность русскаго человъка примъняться къ обычаниъ тъхъ народовъ, среди поторыхъ ему случается жить. Не знаю, достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно допызываеть неимовърную его гибность и присутстые этого яснаго, здраваго спысле, который прощаеть эло вездь, гдь видить его необходимость, или невозножность его уничтоженія.

Между темъ чай быль выпить; давно запряженные кони продроган на сићгу; итсяцъ блідніль на западі и готовъ ужъ быль погрузиться въ черныя свои тучи, висящія на дальних вершинахь, какъ клочки разодраннаго занавъса. Мы вышли изъ сакан. Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась и объщала намъ тихое угро; хороводы звиздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонъ и одна за другою гасли по мъръ того, какъ бледноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутыя отлогости горъ, покрытыя девственными ситгами. Направо и налъво чернъли мрачныя, таниственныя пропасти; а туманы, клубясь и извиваясь какъ амы, сползали туда по морщинамъ сосъднихъ скалъ, будго чувствуя и пугалсь приближенія дня.

Тихо было все на небъ и на землъ, какъ въ сердца челована въ минуту утренней молитвы, только изредка набъгаль прохладный вытерь съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ ваячъ гащили наши повозки по извилистой дорогъ за Гутъ-гору. Мы шли пъшкомъ свади, подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, нотому что, сколько глазъ мегь \* 784

разглядьть, она все поднималась и наконецъ пропадала въ облакъ, которое еще съ вечера отдыхало на вершинъ Гутъ-горы, какъ коршунъ, ожидающий добычу; снъгъ хрустълъ подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ радокъ, что было больно дышать: кровь поминутно приливала въ голову, но со всъмъ тъмъ какое-то отрадное чувство распространилось по всемъ монмъ жиламъ, и мне было какъ-то весело, что и такъ высоко надъ міромъ — чувство дътское, не спорю, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь въ природъ, мы невольно становимся дътьми: все пріобрътенное отпадаетъ отъ души, и она дълается вновь такою, какой была некогда и верно будеть когда-нибудь онать. Тоть, кому случалось, какъ мнв, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго вематриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметь мое желаніе передать, разсказать, нарисовать эти волшебныя партины. Вотъ, наконецъ, мы взобрадись на Гуть-гору, остановизись и огланулись: на ней висьло скрое облако, и его холодное дыханіе грозило близкой бурею; но на востокъ все было такъ ясно и зологисто, что мы, то есть я и штабсъ капитанъ, совершенно о немъ забыли... Да. и штабсъ-капитанъ: въ серднахъ простыхъ чувство красоты и величія природы сильнее, живее во стопрать, чемъ въ насъ, восторженныхъ разсказчикахъ на словахъ и на бумагъ:

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великольнымъ картинамъ? - сказалъ я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное біеніе сердца.

 — Я слышалъ, напротивъ, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

 Разумъется, если хотите, оно и пріятно; только все же потому, что сердце быется сильнъе. Посмотрите, прибавиль онъ, указывая на востокъ: - что за край!

И точно, такую нанораму врядъ ли гдф еще удастся мит видъть: подъ нами лежала Койшаурская долина, пересѣкаемая Арагвой и другой рѣчкой, какъ двумя серебряными натими; голубоватый туманъ скользилъ по ней, убъгая въ сосъднія тъснины отъ теплыхъ лучей утра; направо и налъво гребни горъ, одинъ выше другого, пересъкались, тянулись, покрытые сибгами, кустарникомъ; вдали ть же горы, но хоть бы дет скалы, похожія одна на другую-и вев эти сивга герфан румянымъ блескомъ такъ весело, такъ прко, что, кажется, тутъ бы и остаться жить навъки; солнце чуть показалось изъ-за темно-синей горы, которую телько привычный глазъ могь бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кроваванде. лоса, на которую мой товарищъ обратал. особенное внимание. Я говориль вамь. воскликнуль онъ, - что нынче будеть погода: надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ насъ на Крестовой. Трогайтесь! - 25. кричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили цени подъ колеса виесто тормазовъ, чтобъ они не раскатывались; взядя лошадей подъ уздцы и начали спускаться: направо быль утесь, налъво-пропасть такая, что цёлая деревушка осетинъ, живущихъ на днъ ея, казалась гивздомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здъсь. въ глухую ночь, по этой дорогь, гдъ дв. повозки не могуть разъбхаться, какой-набудь курьеръ разъ десять въ годъ профажаетъ, не вылъзая изъ своего тряскаго экипажа. Одинъ изъ нашихъ извозчиковъ быль русскій, ярославскій мужикъ, другой-осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ уздцы со всеми возможными предосторожностим, отпрягии заранъе уносныхъ — а нашъ безпетный русакъ даже не слъзъ съ облучка! Когда я сму замътилъ, что онь могъ бы побезпоконться въ пользу хотя бы моего ченодани, за которымъ я вовсе не желалъ лазить възту бездну, онъ отвъчаль мив: - И, баринъ! Богь дасть не хуже ихъ добдемъ; въдь намъ не впервые!-и онъ быль правъ: мы точно мегли бы не добхать, однако же все-такидеахали. И если бъ всъ люди побольше раз суждали, то убъдились бы, что жизнь не стонть того, чтобъ объ ней такъ много за-

Но, можеть быть, вы хотите знать окоечаніе исторіи Бэлы?— Во-первыхъ, я имшу не повъсть, а путевыя записки: слъдовательно, не могу заставить штабсъ-капитана разсказывать прежде, нежели онъ началь разсказывать въ самомъ дъль. Итакъ, погодате, или, если хотите, переверните нъсколько страницъ, только я вамъ этого не совътую, потому что перевздъ черезъ Крестовую гору [или, какъ называеть ее ученый Гамоа, le Mont St.-Christophe] достоинъ вашего любонытства. Итакъ, мы спускались съ Гутьгоры въ Чертову долину... Вотъ романти ческое название! Вы уже видите гизадо злого духа между неприступными утесами - че туть-гобыло: название Чертовой доливы происходить оть слова «черта», а не «чорть» пбо здъсь когда-то была граница Грузів. Эта долина была завалена сивговыми сугробами, напоминавними довольно живо Сара товъ, Тамбовъ и прочіл милыя мъста нашего отечества.

 Вотън Крестовая: — сказалъмнъ штабст капитанъ, когда мы събхали въ Чертову долину, указывая на холмъ, покрытый целеною снъга; на его вершинъ чернълся каменный кресть, и мимо него вела едва-едва вамътная дорога, по которой проважають только тогда, когда боковая завалена снъгомъ: наши извозчики объявели, что обвадовъ еще не было, и сберегая лошадей, повезли насъ кругомъ. При поворотъ встрътили мы человъкъ пять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уцъпясь за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать нашу тельжку. И точно, дорога опасная: направо висъли надъ нашими головами груды снъга, готовыя, кажется, при первомъ порывъ въгра оборваться въ ущелье; узкая дорога частью была покрыта сиъгомъ, который въ иныхъ мъстахъ провадивался подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледъ отъ дъйствія солнечныхъ лучей и ночныхъ морозовъ, такъ что съ трудомъ мы саин пробирались; лошади падали; -- валъво зіяла глубовая разсёлина, гдё катился потокъ, то сирываясь подъ лединой корою, то съпъною прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору-двъ версты въ два часа! Между тънъ тучи спустились, повалиль градь, сивгь; вътеръ, врывансь въ ущелья, ревъль, свисталь, какъ Соловей-Разбойникъ, и скоро каменный кресть скрылся въ туманъ, котораго волны, одна другой гуще и теснее, набъгали съ востова... Кстати, объ этомъ престь существуеть странное, но вообще преданіе, будто его поставиль императоръ Петръ I, проважая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ быль только въ Дагестанъ, и во-вторыхъ, на престъ было написано крупными букваин, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а именно въ 1824 году. Но преданіе, не смотря на надпись, такъ укоренилось. что, право, не знаешь чему върить, темъ болъе, что мы не привыкли вършть

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледенъвшимъ скаламъ и топкому сижгу, чтобъ достигнуть станціи Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудъла сильнъе и сильнъе, точно наша родимая, съверная; только ен дикіе напъвы были печальнъе, заунывнъе - И ты, изгнанница, — думалъ я, - плачень о своихъ широкихъ, раздольныхъ степяхъ! Тамъ есть гдъ развернуть холодиыя врылья, а здъсь тебъ душно и тъсно, какъ орлу, который съ крикомъ бъется о ръшетку желъзной своей BJETEH!

 Плохо! — говорилъ штабсъ-капитанъ: посмотрите, кругомъ инчего не видно, только туманъ да сићгъ; того и гляди, что сваанмен въ пропасть, или заседемъ въ гру

щобу; а тамъ пониже, чай. Байдара такъ разыградась, что и не перевлень. Укъ эта мнъ Азія! что люди, что річки-пичать нельзя положиться.

Извозчики съ крикомъ и бранью полотили лошадей, которыя фыркали, упирались и не **ХОТЕЛИ НИ ЗА ЧТО ВЪ СВЕТЬ ТРОИТЬСЯ** съ маста, не смотря на краснорачіе кнутовъ. — Ваше благородіе, — сказаль, наконенъ. одинъ: - въдь мы нынче до боби не довденъ; не прикажете ли, покамъсть можно, своротить нально? Вонь тамъ что-то на косогоръ черивется-върно, сакли: тамъ всегда-съ проважающие останавливаются въ погоду; они говорять, что проведуть, если далите на водку, - прибавиль онъ, указывая на осе-

— Знаю, братець, знаю безь тебя!-сказалъ пітабсь-капитанъ -- Ужъ эти бестія! рады цридраться, чтооъ сорвать на водку Признайтесь однако, — сказаль л, — что

безъ вихъ намъ было бы хуже.

- Все такъ, все такъ, пробористалъ онъ: - ужъ эти миз проводники! чутьемъ слышать, гдв можно попользоваться, будго безъ нихъ и недьзя найти дороги.

Воть мы свернули нальво и кое-какъ, послъ многихъ хдопотъ, добразись до спуднаго пріюта, состоявшаго ваъ двухь саклей, сложенныхь изъ плигь и булыжника и обведенныхъ такою же ствною. Оборванные хозлева приняли наст радушно. Я посля узналъ, что правительство имъ платить и кормить ихъ съ условіемь, чтобъ они принимали путещественникогъ, застигнутыхъ бурею - Все въ лучшему, - сказалъ я, присъвъ у огна: - тенерь вы мит доскажете вашу историо про Бэлу; я увъренъ, что этимъ не кончилось.

— А почему-жъ вы такъ увърены? отвъчалъ меж штабсъ-капитанъ, примигивал съ хитрой улыбкою.

 Оттого, что это не въ порадкѣ вещей: что началось необыкновенным образомъ, то должно такъ же и кончиться.

— Въдъ вы угадали...

— Хорошо вамъ радоваться, а мий такъ, право, груство, какъ вспомню. Славная была дъвочка этч Бэла. И къ ней, наконецъ, такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня аюбила. Надо вамъ сказать, что у меня нъгъ семейства: объ отит и матери и лътъ двънадцать ужь не имко преветія, а запастись женой не догадался раньше-такъ теперь ужь, знасте, и не къ лицу; я и радъ былъ. что вашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поетъ пъсни, иль плащетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губерискихъ барышень, а разъ былъ-съ п въ Москвъ въ благородномъ собраніи, лътъ двадиать тому назадъ, — только куда имъ! совсъмъ не то!.. Григорій Александровичъ наряжаль ее какъ куколку, холиль и лельяль, и она у насъ лакъ хорошъла, что чудо! съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, руманецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, провазница, подшучивала... Богъ ей прости!..

— А что, когда вы ей объявили о смерти отна?

- Мы долго отъ нея это скрывали, пока она не привыкла къ своему положению; а когда сказали, такъ она дня два поплакала, а потомъ забыла.
- Мъсица четыре все шло какъ нельзи лучше. Григорій Александровичь, я ужъ, кажется, говориль, страстно любиль охоту: бывало, такъ его въ лъсъ и подмываеть за вабанами, или козами—а тутъ хоть бы вышель за кръпостной валъ. Воть однако жъ. емотрю онъ сталь снова задумываться; ходить по комнатъ, загнувъ руки назадъ; потомь разъ, не сказавъ никому, отправился стрълять пълое утро пропадаль; разъ и другой, все чаще и чаще...— Нехорошо, подумалъ я:—върно между ними черная конка проскочила.
- Одно утро захожу къ нимъ

  какъ теперь передъ глазами: Бэла сидъла на кровати въ черномъ шолковомъ бешметъ, блъдпенькал, такая печальная, что я испугался.
  - А гдъ Печоринъ? спросиль а,
  - На охоть.
- Сегодня ушелъ? Она молчала, какъ будто ей трудно было выговорить.
- Нътъ, еще вчера, наконецъ сказала она, тяжело вздохнувъ.
- Ужъ не случилось ди съ нимъ чего?
- Я вчера цълый день думала, думала, отвъчала она сквозь слезы: придумывала разныя несчастія: то казалось мит, что его раниль дикій кабанъ, то чеченець утащиль въ горы... А нынче мит ужъ кажется, что онъ меня не любить.
- Право, милая, ты хуже инчего не могла придумать!
- Она заплакала, потомъ съ радостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:
- Если онъ меня не любить, то кто ему мёщаеть отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будеть продолжаться, то и сама уйду: и не раба его— и княжеская дочь!...
- Я сталь ее уговаривать. Послушай, Бэла, выдь нельзя же ему выкь сидыть здысь, какъ пришитому къ твоей юбкъ: онъ человыкъ молодой, любить погоняться за дичью ноходить да и придеть; а если ты будены грустить, то скорый ему наскучищь.

— Правда, правда, — отвъчала она: — а бу ду весела. — И съ хохотомъ схватила свой бубенъ, начала пъть, илясать и прытат, около меня; только и это не было продолжительно: она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было съ нею мий делать? Я, знает, никогда съ женщинами не обращался; думалъ, думалъ, чемъ ее угъщить, и илчета не придумалъ; и ксколько времени мы обращали... Пренепріятное положеніе-съ!

Наконецъ я ей сказалъ:— хочещь, пойдемъ прогуляться на валь, погода славная!—Это было въ сентябръ. И точно, депь былъ чудесный, свътлый и не жаркій; вет горы видны были, какъ на блюдечать. Ми ношли, походили по кръпостному валу взада и впередъ, молча: наконецъ, она съла и дериъ, и я сълъ возлъ нея. Ну, право, вспомнить смъщно: я бъгалъ за нею, точво какая-нибудь нянька.

 Крѣпость наша стояла на высовом; мфств, и видъ быль съ вала прекрасний съ одной стороны широкая поляна, изрытал несколькими балками "), оканчивалась лъсомъ, который тинулся до самаго хребы горъ; кое-гдъ на ней дымились аулы, ходили табуны: съ другой — бъжала мелкая ръчка, и къ ней примыкаль частый кустарникъ, покрывавшій кремнистыя возвышевпости, которыя соединялись съ главно цъпью Кавказа. Мы сидъли въ углу баспона, такъ что въ объ стороны могли въдать все. Воть, смотрю: изъ ласа выбажаетъ кто-то на сърой лошади, все ближе и ближе, и напонецъ остановился по ту сторону рачки, саженяхъ во ста отъ насъ. и началь кружить лошадь свою какъ бы шеный. Что за притча!..-Посмотри-ка, Бала, — сказалъ я: — у тебя глаза молодые, что это за джигить: кого это онъ прівхаль тъшить?..

— Она взглянула и вскрикнула: — 970 Казбичъ!

— Ахъ онъ разбойникъ! смъяться что ли прівхаль надъ нами? — Всматриваюсь, точно Казбичъ: его смуглая рожа, оборванный, грязный, какъ всегда. — Это лошадь отца место, — сказала Бэла, схвативъ меня за руку; она дрожала какъ листъ, и глаза ел сверкали, — Ага! — подумалъ и: — и въ тебъ, душенька, не молчитъ разбойничъя кровы!

— Подойди-ка сюда, — сказаль я часовому: — осмотри ружье, да ссади мий этого молодца — получинь рубль серебромъ — Слунаю, ваше высокоблагородіе; только онъ не стоить на мёстё... — Прикажи! — сказаль я, смёясь. — Эй! любезный! — закричаль часо-

\*) Osparu.



Бэла. Между тёмъ чай поспёль; я вытащиль изъчемодана два походные стаканчика, налилъ и поставиль одинь передъ нимъ...



Евла. Онъ отвернулся и протянуль ей руку на прощанье...



Бэла. Опрометью поскакали мы на выстркльсмотримъ: детитъ стремглавъ всадникъ и держить что-то бълое на съдъв.



Тамань Подъ мышкой онъ несъ какой-то узель и, повернувъ къ пристани, сталъ спускаться по узкой и кругой тропинкъ.

вой, махая ему рукой:- подожди маленько. вто ты кругинься какъ волчокъ? - Казбичъ остановился въ самомъ дълъ и сталъ вслупинаться: върно думаль, что съ нимь заводять переговоры — какъ не такъ!.. Мой гленадеръ приложился... бант.!.. мимо; только-что порохъ на полкъ всимхнуль, Казбичь толкнуль лошадь, и она дала скачекъ въ сторону. Онъ привсталь на стременахъ, прикнулъ что-то по-своему, погрозилъ нагайной - и быль таковъ.

\_ Какъ тебь не стыдно! - сказадъ и ча-

COROMY

 Ваше высокоблагородіе! умирать отправился, - отвъчаль онь: - такой провля-

тый пародъ, сразу не убъешь.

- Четверть часа спусти, Печоринъ вернулся съ охоты. Бэла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за полгое отсутствие... Даже я ужъ на него разсердилси. - Помилуйте, - говориль и:выдь воть сейчась туть быль за рачною Казончь, и мы по немъ стръляли; ну, долго ли вамъ на него наткнуться? Эти горны варолъ мстительный; вы думаете, что онъ не погалывается, что вы частию помогли Азамату? А и быось объ закладъ, что вынче онъ узналь Бэлу. Я знаю, что, годъ тому назаль, она ему больно правилась - онъ мнъ самъ говориль - и если бъ надъялся собрать порядочный калынь, то верно бы посваталси. -Туть Печоринь задумалси - Да, отвечаль онъ: - напо быть осторожние... Бала! съ вынъшвиго дня ты не должна болье ходить на кръпостной валъ.

- Вечеромъ и имълъ съ нимъ длинное объяснение: мнъ было досадно, что онъ переманился къ этой бъдной девочка; промь того, что онъ половину дви проводиль на охоть, его обращение стало холодво, ласкаль овъ ее ръдко, и она замътно начинала сохнуть, личико ея вытинулось, больше глаза потускиван. Бывало спросишь: - о чемъ ты вадохнула, Бэла? ты печальна?-- нать. -Теок чего-вибудь хочется? - Нать. - Ты тоску- только не въ Европу, избани Боже! - повду ешь по роднымь? - У меня нъть родныхъ. -Случалось по цёлымъ днямъ, кромъ «да» гдъ-нибудь умру на дорогъ По крайней мъда «нъть», отъ нел вичего больше не добъешься.

- Воть объ этомъ-то и и сталь ему говорить. — Послушайте, Максимъ Максимычь, — отвъчаль онъ, — у меня несчастный характеръ: воспитание ли меня едълало тавимъ, Богъ ли такъ меня создалъ-не знаю; внаю только, что если я причиною несчастін другихъ, то и самъ не менъе несчастанев. Разумъется, это имъ плохое утъшеніе-только дело въ томъ, что это такъ. Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышель изъ опеки родимую, и сталь

наслаждаться бъщено всьии удовольствіями, которыя можно достать за деньги и, разумъстея, удовольствія эти инт. опротивъли. Потомъ пустился я въ больной светъ, и скоро общество мий также наподло; влюблялся въ свътскихъ прасавинъ, и былъ любимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображение и самолюбие, а сериие осталось пусто... Я стать чатать, учиться - науки также надовли: я видъль, что ни слава, ни счастье отъ вихъ не зависять нислолько, потому что самые счастлявые зюди - невъжды, а слава-удача, и чтобъ добиться ен, надо только быть вевкими. Тогда мизстало скучно... Вскоръ перевели мена на Канказъ: это самое счастанное время моей жизни. Я напъяден, что слука не живеть подъ чеченскими пулкин- наприсно: черезъ месяць и такъ привынь нь ихъ жужжанью и въ близости смерти, что, право, обращаль, больше вняманія на комаровь, и мнв сталоскучные прежилго, потому что я потерыль ночти последнюю надежду. Когда и увидель Бэлу въ своемъ домъ, когда въ первый разъ, держа ев на кольнихъ, исловаль за черные локовы, я, глупень, подумаль, что она авгель, посланный мив сострадательной судьбой... Я опать онибся: любовь динарки немногимъ лучше любь зватной барыни; невъжество и простосердечие одной также надобрають, какъ и кокетство другой. Если вы хотите, и еще се дюблю, а ей благодарень за нъсколько минуть довольно слядкихъ, и за нее отдамъ жизнь-только миъ сь нею скучно... Глупець я, или злодыйне знаю; но то варно, что и гавже очень достоянъ сожальнія, можеть быть больше, нежеля она: во миъ душа испорчена свътомъ, воображение безпокойное, сердие ненасытное; мив все мало, къ печали я такъ же легко привыкаю, какъ къ наслаждению, и жизнь мон становится нустье день от дин; мый осталось одно средство, путешествовать: Какъ только будеть можно, отправлюсьвъ Америку, въ Аравію, въ Индію-авось ръ, я увъренъ, что это послъднее угъщение не своро истощится, съ помощью бурь и дурных в дорогъ. Такъ онъ говориять долго, н его слова връзались у меня въ намяти. потому что въ первый разъ и самиаль такія вещи отъ двадцатинити-летинго человека, и, Богь дасть, въ последній.... Что за диво! Скажите-ка, показуйста, - предолжаль штабсь-капитанъ, обращансь по миз:--вы воть, кажется, бывали въ столица, и недавно - неужто тамошина молодежь вся такова? Я отвічаль, что много есть людей, говоря-

шихъ то же самое; что есть, въроятно, и такіе,

которые говоратъ правду; что впрочемъ разочарованіе, какъ всё моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, спустилось къ инзшимъ, которые его донашиваютъ, и что нывче ть, которые больше всьхъ и въ самомъ дълъ скучають, стараются скрыть это несчастіе, какъ порокъ.--Штабсъ-капитанъ не поняль этихъ тонкостей, покачаль головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы ввели моду ску-

чать?

Нѣтъ, англичане.

— Ага, вотъ что!..—отвъчалъ онъ: – да въдь они всегда были отъявленные пьяницы!..

Я невольно вспомниль объ одной москопской барышив, которая утверждала, что Байронъ быль больше инчего, какъ пьяница. Впрочемъ, замъчаніе штабсъ-капитана было извинительные: чтобъ воздерживаться отъ вина, онъ, конечно, старался увърить себя, что вст въ мірт несчастія пренеходять отъ пьянства.

Между тымь оны продолжаль свой разсказъ

такимъ образомъ:

- Казбичь не являлся снова. Только, не знаю почему, я не могъ выбить изъ головы мысль, что онъ не даромъ пріважаль и за-

тъваетъ что-нибудь худое.

 Вотъ, разъ уговариваетъ меня Печоринъ Ъхать съ нимъ на кабана; и долго отнъкивался: ну, что мив быль за диковинка кабанъ! Однако жъ утащилъ-таки онъ мена съ собою. — Мы взяли человъкъ пять солдатъ и ужхали рано утромъ. До десяти часовъ шныряли по камышамъ и по лѣсу-нѣтъ звѣра. — Эй, не воротиться ли? — говориль я:— Къ чему упрямиться? Ужъ, видно, такой задался несчастный день!--Только Григорій Александровичь, не смотря на зной и усталость, не хотълъ воротиться безъ добычи... Таковъ ужь быль человакь: что задумаеть-подавай; видно въ дътствъ былъ маменькой избалованъ... Наконецъ въ полдень отыскали проклятаго кабана - нафъ! не тутъ-то было: ушель въ камыши... такой ужъ быль песчастный день!.. Воть мы, отдохнувъ маленько, отправились домой.

— Мы тхали радомъ, молча, распустивъ поводья, и были ужъ почти у самой крипости; только кустарникъ закрываль ее отъ насъ, Вдругъ выстрълъ... Мы взглянули другъ на друга: насъ поразило одинаковое подозрѣніе... Опрометью поскакали мы на выстрълъ-смотримъ: на валу солдаты собрались въ кучку и указывають въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что то бълое на съдлъ. Григорій Александровичъ взвизгнуль не хуже любого чечениа; ружье

изъ чехла-и туда; я за нимъ. - Къ счастью, по причинъ неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рызлись, изъ-подъ съдла, и съ каждымъ мгно. веньемъ мы были все ближе и ближе... и наконець и узналь Казбича, только не могь разобрать, что такое онъ держалъ передъссь бою. Я тогда поравнался съ Печоринымъ в кричу ему: - это Казбичъ!.. - Онъ посмощеть на меня, кивнулъ головою, и удариль пона

— Вотъ, наконецъ, мы были ужъ отъ него на ружейный выстръль; измучена либыма у Казонча лошадь, или хуже нашихъ, только не смотря на всв его старанія, она не боль по подавалась впередъ. Я думаю, въ этумануту онъ вспомнилъ своего Карагёза....

 Смотрю: Печоринъ на скаку призожился изъ ружья...-Не стреляйте!-прич л ему: берегите зарлдъ; мы и такъ его погонимъ. - Ужъ эта молодежь! въчно неистати горячится... Но выстраль раздался и пуля перебила задиною ногу лошади: она сто ряча сдълала еще прыжковъ десять, спотанулась и упала на кольни. Казбить доскочилъ и тогда мы увидъли, что онъ держаль на рукахъ своихъ женщину, окуганную чарою... Это была Бэла... бъдная Бэла!-Овь что-то намъ закричалъ по-своему и завесъ надъ нею кинжалъ... Медлить было нечего: я выстралиль въ свою очередь, на удачу върно пуля попала ему въ плечо, потому что вдругъ онъ опустилъ руку. Когде дымъ разсъялся, на землъ лежала раненая лошадь и возла нея Бэла; а Казбичъ, бросивъ ружье, но кустарникамъ, точно кошка, карабкался на утесъ. Хотълось мнъ его снять отгудада не было заряда готоваго! Мы соскочили еъ лошадей и кинулись къ Бэль. Бъдыякка, она лежала непоцвижно, и кровь лизась изъ раны ручьями... Такой злодьй! хоть бы въ сердце ударилъ-ну, такъ ужъ и быть, однимъ разомъ все бы кончилъ, а то въ сипну... самый разбойничій удары! Она была безъ памяти. Мы изорвали чадру и перевазали рану, какъ можно туже. Напрасно Печоринъ цёловаль ся холодныя губы-ндчто не могло привести ее въ себя.

 Печоринъ сѣлъ верхомъ; я поднялъ ее съ земли и кое-какъ посадилъ къ нему на съдло; овъ обхватилъ ее рукой, и мы новхали назадь. После иссколькихъ минуть молчанія, Григорій Александровичь сказаль мнь:-послушайте, Максимъ Максимычь, им этакъ ее не довеземъ живую. — Правда!сказаль я, и мы пустили лошадей во весь духъ. — Насъ у вороть пръпости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую къ Печорину и послали за лекаремъ Онъ былъ хотя пьянъ, но пришелъ, земотралъ рану и объявилъ, что она больше дил жить не можеть; только онъ ошиоса.-

Выздоровъла? - спросиль я у штабеънапитана, схвативъ его за руку и невольно обрадовавшись.

Нътъ, -- отвъчалъ онъ: -- а ошибся лепарь тъмъ, что она еще два дня прожила.

- Да объясните мнъ, какимъ образомъ ее похитиль Казбичъ?

А вогъ какъ: не смотря на запрещепіс Печорина, она вышла изъ крѣпости къ ръчкъ. Было, знаете, очень жарко; она съла на камень и опустила ноги въ воду. Воть Казбичъ подкрался-цапъ-царапъ ее, зажалъ роть и потащиль въ кусты, а тамъ вскочиль на коня, да и тягу. Она между тъмъ усивла закричать; часовые всполошились, выстрълили, да мимо, а мы туть и подоспъли.

— Да зачѣмъ Казбичъ ее хотѣлъ увезти? Помилуйте! да эти черкесы извъстный воровской народъ: что плохо лежитъ, не могуть не стинуть; другое и не нужно, а все украдеть... Ужъ въ этомъ прошу ихъ извинить! Да притомъ она ему давно-таки нравилась.

— И Бэла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порадкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидъли у постели; только что она открыла глаза, начала звать Печорина. — Я здъсь, подлъ тебя, моя джанечка! [то есть, по нашему, душенька ,-отвъчаль онъ, взявъ ее за руку.-Я умру!-сказала она.

— Мы начали ее утъщать: говорили, что лекари объщаль ее выдечить непремънно. Она покачала головкой и отвернулась къ

ствив: ей не хотьлось умирать!...

— Ночью она начала бредить; голова ея горъла; по всему тълу вногда пробъгала прожь лихорадки. Она говорила несвизныя ръчи объ отцъ, братъ; ей хотълось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринъ; давала ему разныя нъжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбиль свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замътилъ ни одной слезы на ръсницахъ его: въ самомъ ли дълъ онъ не могъ изакать, или владълъ собою-не знаю; что до меня, то я ничего жальче этого не виды-

— Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она дежала неподвижная, бладная, и въ такой слабости, что едва можно было замътить, что она дышеть; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чемъ?.. Этакая мысль придеть ведь только умирающему!.. Начала печалитьси о томъ, что она не христіанка, и что . . . . . .

на томъ свътъ душа ея инкогда не встрътится съ дущою Григорія Александровича, и что иная женщина будеть въ раю его подругой. Мнъ пришло на мысль опрестить ее передъ смертью: я ей это предложиль; она посмотръда на меня въ нерышимости и долго не могла слова вымолвить; наконенъ отвъчала, что она умреть въ той въръ, въ какой родилась. Такъ прошель цълый день. Какъ она перемънилась въ этогъ день! Бладныя щеки впали, глаза сдълались большіе, большіе; губы горфли; она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное жельзо.

— Настала другая ночь; мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ен постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увърить Григорія Александровича, что ей лучие, уговаривала его идти спать, ивловала его руку, не выпускала ен изъ своихъ. Передъ угромъ 'стала она чувствовать тоску емерти, начала метаться, сбила перевязку и кровь потекла снова. Когда перепазали рану, она на минуту успоконлась и начала просить Печорана, чтобъ онъ ее поцеловаль. Онъ сталь на кольни возлъ кровати, приподняль ез голову съ подушки и прижалъ свои губы къ ен холодъющимъ губамъ: она крънко обвила его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцелув хотела передать ему свою душу... Нътъ, она хорошо сдълала, что умерла! Ну, что-бы съ ней сталось, если бъ Григорій Александровичь ее покинуль? А это бы случилось, рано или поздно...

 Половину следующаго дня она была. тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ лекарь принарками и микстурой.-Помилуйте!-говорилъ и ему:- въдь вы сами сказали, что она умреть непремънно, такъ зачемъ тутъ все ваши препараты? - Все-таки лучие, Максимъ Максимычъ, — отвъчаль овъ:-- чтобъ совъсть была покойна.-- Хоро-

ша совъсть!

— Посл'в полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворъ было жарче, чемь въ комнать; поставили льду около кровати — ничего не помогало. Я вналь, что эта певыносимая жажда-признакъ приближенія конца, и сказаль это

- Воды, воды!.. говорила она хринлымъ голосомъ, приподнявшись съ постели.

- Онъ сдълался бледенъ, какъ полотно. схватилъ стаканъ, налилъ и подалъ ей. И закрылъ глаза руками и сталь чатать молитву-не помню какую... Да, батюшка, видаль и много, какъ люди умирають въ госпиталяхь и на поль сраженія, только это все не то, совсимъ не то!. Еще, при-

знаться, меня воть что печалить: она передъ смертью ни разу не вспомнила обо мнѣ, а кажется я ее любиль, какъ отецъ... Ну, да Богъ ее простить!. И вправду молвить: что же и такое, чтобъ обо мит вспоминать передъ смертью?...

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она скончалась. Приложили зеркало къ губамъ-гладко!...

Я вывель Печорина вонъ изъ комнаты, и мы пошли на кръпостной валь; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину: его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнъ стало досадно: я бы, на его мъсть, умеръ съ горя. Наконецъ, онъ сълъ на землю, въ тъни, и началь что-то чертить палочкой на пескъ. Я, знаете, больше для приличія, хотъль утъшить его, началь говорить; онъ подняль голову и засмъялся... У меня морозъ пробъжаль по кожт отъ этого смеха... Я пошелъ заказывать гробъ.

 Признаться, я частію для развлеченія занялся этимъ. У меня быль кусокъ термаламы, я обиль ею гробъ и украсилъ его черкесскими серебряными галунами, которыхъ Григорій Александровичъ накупиль

для вея же.

— На другой вень рано утромъ мы ее похоронили за криностью, у рички, возли того мъста, гдъ она въ последній разъ сидела: кругомъ ен могилки теперь разрослись кусты бълой акаціи и бузины. Я хотъль было поставить крестъ, да, знаете, неловко: всетаки она была не христіанка...

— А что Печоринъ? — спросилъ д.

- Печоринъ былъ долго нездоровъ, исхудаль, бъдняжка; только никогда съ этихъ поръ мы не говорили о Бэль, я видълъ, что это ему будеть непріятно, такъ зачьмъ же!-Мъсяца три спустя, его назначили въ Е-й полкъ, и онъ убхалъ въ Грузію. Мы съ тъхъ поръ не встръчались... Да, помнится, кто-то недавно мнъ говорилъ, что онъ возвратился въ Россію, но въ приказахъ по корпусу не было. Впрочемъ, до нашего брата ећети поздно доходятъ.

Туть онъ пустился въ длинную диссертацию о томъ, какъ непріятно узнавать новости годомъ позже — въроятно для того, чтобъ заглушить печальныя воспоминанія.

Я не перебивалъ его и не слушалъ.

Черезъ часъ явилась возможность ѣхать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно и опять завелъ разговоръ о Бэлъ и Печоринъ.

- А не слыхали ли вы, что сдълалось съ Казбичемъ? -- спросилъ я.

- Съ Казбичемъ? А, право, не знаю... Слышаль я, что на правомъ флангъ у шапсуговъ есть какой-то Казбичъ, удалецъ, который въ красномъ бешметь разъезжаеть шажкомъ подъ нашими выстрълами и превъжливо раскланивается, когда пуля прожужжитъ близко; да врядъ ли это тоть самый!...

Въ Коби мы разстались съ Максимомь Максимычемъ; я поъхалъ на почтовыхъ, а стом эн ижеляю покражит финири оп стно за мной слъдовать. Мы не надъялись нв. когда болфе встрфтиться, однако встрфтились, и, если хотите, я разскажу: это пълая исторія... Сознайтесь, однако жъ, что Максимъ Максимычъ человъкъ достойный уваженія?.. Если вы сознаетесь въ этомъ, то я вполнъ буду вознагражденъ за свой, можеть быть, слишкомъ длинный разсказъ (Первый разъ напечатано въ Отечеств. Зап. 1839 года, т. II, отл. III, стр. 163-212 подъ загланість: "Разсказъ изъ записокъ офицера на Какказът

### H. МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

Разставшись съ Максимомъ Максимычемъ я живо проскакаль Терекское и Парьяльское ущелія, завтракаль въ Казбекъ, чай пиль въ Ларсъ, а къ ужину поспъщилъ въ Владикавказъ. Избавляю васъ отъ описани горъ, отъ возгласовъ, которые ничего не выражають, оть картинь, которыя инчего не изображають, особенно для тахъ, которые тамъ не были, и отъ статистическихъ замъчаній, которыхъ ръшительно никто читать не станеть.

Я остановился въ гостинвицъ, гдъ останавливаются всь проъзжіе, и гдъ между тъмъ некому велъть зажарить фазана п сварить щей, ибо три инвалида, которымь она поручена, такъ глупы, или такъ пьяны, что отъ нихъ никакого толка нельзя до-

биться \*).

Мив объявили, что я длженъ прожить туть еще три дня, ибо -оказія» изъ Екатеринограда еще не пришла и, слъдовательно, отправиться обратно не можеть. Что за оказія!.. Но дурной каламоуръ не утъщене для русскаго человъка, и я для развлечены вздумаль записывать разсказъ Максима Максимыча о Бэль, не воображая, что онъ будеть первымъ звеномъ длинной цели повъстей; видите, какъ иногда маловажный случай имъетъ жестокія послъдствія!. А вы можетъ быть не знаете, что такое «оказіл»

это-прикрытіе, состоящее изъполроты пъкоты и пушки, съ которымъ ходять обозы чрезъ Кабарду изъ Владинавназа въ Екатериноградъ.

Первый день я провель очень скучно; на другой, рано утромъ, въбажаеть на дворъ повозка... А! Максимъ Максимычъ!.. Мы встрътились какъ старые пріятели. Я предложиль ему свою комнату; онъ не церемонился, даже удариль меня по плечу и скривиль рогъ на манеръ улыбки. Такой чудакъ!.

Максимъ Максимычъ имъль глубовія свъдъны въ поваренномъ искусствъ: онъ удивительно хорошо зажариль фазана, удачно полиль его огуречнымъ разсоломъ, и и долженъ признаться, что безъ него пришлось бы остаться на сухояденіи. Бутылка кахетинскаго помогла намъ забыть о скромвомъ числъ блюдъ, которыхъ было всего одно, и, закуривъ трубки, мы усълнеь- а у окна, онъ у затопленной печи, потому что день быль сырой и холодный. Мы молчэля. О чемъ было намъ говорить?.. Онъ ужъ разсказаль мит о себт все, что было занимательнаго, а мнт было нечего разсказывать Я смотрыть въ окно. Множество визенькихъ домиковъ, разбросанныхъ по берегу Терека, который разбътается шире в шире, мелькало изъ - за деревъ, а дальше синълись зубчатою стъною горы и изъ-за нихъ выглядываль Казбекъ въ своей бълой архіерейской шапкт. Я съ нимъ мысленно прощадся: мнъ стало ихъ жалко...

Такъ сидъли мы долго. Солнце пряталось за холодныя вершины, и бъловатый туманъ начиналъ расходиться въ долинахъ, когда на улицъ раздался звонъ дорожнаго колокольчика и крикъ извозчиковъ. Нъсколько повозокъ съ грязными армянами вътхало ва дворъ гостиницы и за ними пустая дорожная коляска; ея легкій ходъ, удобное устройство и щегольской видъ имъли какойто заграничный отпечатокъ. За нею шель человъкъ съ большими усами, въ венгеркъ, довольно хорошо одътый для лакея; въ его званіи нельзя было ошибиться, види ухарскую замашку, съ которою онъ вытряхивалъ золу изъ трубки и покрикивалъ на амщика. Онъ явно быль балованный слуга лъниваго барина-нъчто вродъ русскаго Фигаро. — Скажи, любезный, —закричалъ я ему Въ окно, — что это — оказія пришла, что ли? — Онъ посмотрълъ довольно дерзко, поправилъ галстухъ и отвернулся; шедшій возль него армянинъ, улыбаясь, отвъчаль за него, что точно пришла эказія и завтра утромъ отправится обратно. — Слава Богу! — сказаль Максимъ Максимычъ, подошедшій къ окну Въ это время. – Экан чудная коляска! — прибавилъ онъ: — върно какой-нибудь чиновникъ

ъдеть на слъдствіе въ Тифлисъ. Видно не знаеть нашихъ горокъ! Нать, шутишь, любезный: онъ не свой брать, растрясуть хоть англійскую! - А кто бы это такое быльпойдемте-ка узнать... - Мы вышли въ корридоръ. Въ. концъ корридора была отворена дверь въ боковую комнату. Закей съ вовозчикомъ перетаскивали въ нее чемоданы.

 Послушай, братецъ, — спросиль у него штабсъ-вапитанъ: - чья эта чудесная воляска?.. а?.. Прекрасная колиска!. Лакей, не оборачивансь, бормоталъ что-то про себя, развизывал чемоданъ. Максимъ Максимычъ разсердился: онъ тронуль неучтивна по илечу и сказаль: - и тебъ говорю, любезный...

Чья коляска?.. Моего господина...

— А кто твой госнодинъ?

- Печоринъ ...

— Что ты? что ты? Печоринъ?.. Ахъ, Боже мой!. да не служиль ли онъ на Кавказт?воскликнуль Максимъ Максимычь, дернувъ меня за рукавъ. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служиль, кажется-да и у нихъ не-

давно.

— Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичь?. Такъ въдь его зовуть? Мы съ гвоимъ бариномъ были прілтели, — прибавиль онъ, ударивъ дружески по плечу лакен, такъ что заставиль его пошатнуться.

— Позвольте, сударь; вы инъ ившаете,—

сказалъ тоть, нахмурившись.

— Экой ты, брагецъ!.. да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вивств?.. Да гдв жъ онъ самь остался?..

Слуга объявиль, что Печоринь остался уживать и ночевать у полковника Н.

— Да не зайдеть ли онъ вечеромъ сюда? сказаль Максимъ Максимычъ:-- или ты, дюбезный, не пойдени, ли из нему зачемъ-нибудь?.. Коли пойдешь, такъ скажи, что здъсь Максимъ Максимычъ-такъ и скажи... ужь онъ знаеть... Я тебъ дамъ восьмигривенный на водку

Лакей сдълалъ презрительную мину, слыша такое скромное объщаніе, однако увъриль Максима Максимыча, что онъ исполнить его

поручение.

- Въдь сейчасъ прибъжиты...- сказаль мнъ Максимъ Максимычъ съ торжествующимъ видомъ: пойду за ворота его дожидаться... Эхъ! жалко, что я не знакомъ съ Н. ..

Максимъ Максимычъ съль за воротами на скамейку, а и ушель въ свою комнату. Признаюсь, я также съ искоторымъ нетерпъніемъ ждалъ появленія этого Печорина; хотя по разсказу штабсъ-капитана, я составиль себь о немъ не очень выгодное повятие, однако нъкоторыя черты въ его

<sup>\*)</sup> Бъ рукописи делъе было написано: "Вообще я заметиль, скажу въ скобкахъ, что въ России всегда можно дучие поъсть на станціи въ заходустьв, чень вт городахт, особенно съ техт поръ какъ убядние в Руберискіе повара выучились д дать маіонезъ..."

характеръ показались миъ замъчательными. Черезъ часъ инвалидъ принесъ кипящій самоваръ и чайникъ. — Максимъ Максимычъ, не хотите ли чаю? — закричалъ и ему въ окно. — Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй, выпейте! Смотрите, въдь ужъ поздво, холодно.

- Ничего; благодарствуйте...

 Ну, какъ угодно!—Я сталъ пить чай одинъ; минутъ черезъ десять входитъ мой старикъ.

— А вёдь вы правы: все лучше выпить чайку— да я все ждаль. Ужь человёкъ его давно къ вему пошель, да видно что-вибудь.

задержало.

Онъ наскоро выхлебнулъ чашку, отказался отъ второй и ушелъ опять за ворота въ какомъ-то безпокойствъ: явно было, что старика огорчило небрежение Печорина, и тъмъболъе, что онъ мнъ надавно говорилъ о своей съ нимъ дружбъ, и еще часъ тому назадъбылъ увъренъ, что онъ прибъжитъ, какътолько услышитъ его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворилъ окно и сталъ звать Максима Максимича, говоря, что пора спать; онъ чтото пробормоталъ сквозь зубы; я повторилъ приглашеніе—онъ ничего не отвъчалъ.

Я легъ на диванъ, завернувнись въ шинель и оставивъ свъчу на лежанкъ, скоро задремалъ и проспалъ бы спокойно, если бъ, уже очень поздно, Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбудилъ мена. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатъ, шевырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ливасъкусають?—спросиль л.
— Да, клопы... отвъчаль онъ, тяжело валохнувъ.

На другой день утромъ я проснулся рано, но Максимъ Максимъчъ предупредилъ меня. Я нашелъ его у воротъ сидищаго на скамейкъ. — Мнт надо сходить къкоменданту, — сказалъ окъ: — такъ пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...

Я объщался. Онъ побъжаль, какъ будто члены его получили вновь юношескую сплу и гибкость.

Утро было свѣжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; передъ воротами разстилалась широкая площадь; за нею базаръ кинълъ народомъ, потому-что было воскресенье: босые мальчики-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ медомъ, вертълись вокругъ меня; я ихъ проклиналъ: миъ было не до нихъ—я начиналъ раздълять безпокойство добраго штабсъ-капитана.

Не прошло десяти минуть, какъ въ концъ илощади показался тоть, котораго мы ожидали. Онъ шелъ съ полковникомъ Н., который, доведя его до гостинины, простядся съ нимъ и поворотилъ въ крипость. Д тотчасъ же послалъ инвалида за Максимовъ, Максимовичемъ.

На встрѣчу Печорина вышель его лакей и доложилъ, что сейчасъ станутъ закладывать, подалъ ему ящикъ съ сигарами и, получивъ нѣсколько приказаній, отправился клопотать. Его господинъ, закуривъ сигару, зѣвнулъ раза два и сѣлъ на скамью по другую сторону, воротъ. Теперь я долженънарисовать вамъ его портрегъ.

Онъбыль среднаго роста; стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали вофикое сложение, способное переносить все трукности кочевой жизни и перемъны влиматовъ, непобъжденное ин развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными: пыльный бархатный сюртучекъ его, застегнутыя только на двъ нижнія пуговицы, позволяль разглядьть ослъпительно-чистое бълье, изобличавшее привычки порядочнаго человава: его запачканныя перчатки казались нарочно синтыми по его маленькой аристократической рукъ, и когда онъ снялъ одну перчатку, то я быль удивлень худобой его базаныхъ пальцевъ. Его походка была небрежна и ленива, но я заметиль, что онь, ас размахиваль руками °)-върный признакь нъкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственныя замізчанія, основанныя на монхъ же наблюденіяхъ, и я вовсе ве хочу васъ заставить вфровать вънихъ сльпо. Когда онъ опустился на скамью, то примой станъ его согнулся, какъ будто у него въ спинъ не было ин одной косточки; поГерой нашего временни. Максимъ Максимычъ.



Какъ я радъ, дорогой Максимъ Максимъчъ! Ну, какъ вы поживаете? — сказалъ Печоринъ.

<sup>\*)</sup> Съ этихъ словъ и до словъ: "Впроченъ, то мон собственныя замьчанія", т. е. вивсто отвой строчки была написана любопытная характериотива Печорина, затьмъ зачервнутал поэтомъ: "Его походка была небрежна и лёнива, но я заметиль, что онъ не размахиваль руками-вфримй признакь рашительности въ характера. Если варить тому, что каждый человокъ имфеть сходство съ какимънибудь животнымъ, то, конечно, Печорина можпо было бы сравнить съ тигромъ. Сильный и гибкій, ласковый или мрачный, великодушный или жестокій, смотря по внушенію минути; гсегда готовый на долгую борьбу; иногла обращенный вы бытство, но неспособный покориться; нескучающій одинь, въ пустинь съ самимъ собою, а въ обще ствъ себъ подобнихъ требующій безпрекословной покорности. По врайней мфрф тавимъ, казалось мић, долженъ биль быть его характеръ физическій, то есть тоть, который зависить оть нашихъ первовъ и отъ болье или менъе сворато обращения крови. Душа-другое дело! Душа изв покоряется природнымъ склонностимъ, или борется съпими, или побъждаеть ихъ. Оть этого-элодън, толия и люди высовой добродътели. Въ этомъ отношени Печорина принадлежаль къ толив, п если онъ не сталь ин злодвемъ, ин святымъ, то это, я увъренъ, отъ льин. Впрочемъ, это мок собственныя замічанія...

дожение всего его тъда наобразило какую- къ нему.-Если вы захотите еще вемлого сидить Бальзакова тридцатильтиян кокетна на своихъ пуховыхъ преслахъ после угомительнаго бала. Съ перваго взгляда на липо его я бы не даль ему болье двадцати трехъ лътъ, хотя послъ я готовъ быль дать ему триднать. Въ его улыбка было что-то тетское. Его кожа имела какую-то женскую ивжность; бълокурые волосы, выощеся оть природы, такъ живонисно обрисовывали его бльдный, благородный лобъ, на которомъ только по долгомъ наблюдении можно было замътить следы морщинъ, пересекавшихъ одна другую и, въроятно, обозначавшихся гораздо явственнъе въ минуты гижва или душевнаго безпокойства. Не смотря на свътлый ивътъ его волосъ, усы его и брови были черные-признакъ породы въ человека, такъ какъ червая грива в черный хвость у бълоп лошади. Чтобъ докончить портреть, а сважу. тго у него быль немного вздернутый нось, зубы осланительной бълизны и каріе глаза; о глазахъ и долженъ свазать еще ивсколь-

Во-первыхъ, они не смъядись, когда опъ смаялся!-Вамъ не случалось замачать такой странности у ибкоторыхъ людей?. Это жайший! Неужто сейчаст разстан ися? признакъ или злого права, или глубокон, постоянной грусти. Изъ-за полуопущенныхъ ръсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отражение жара душевнаго или пграющаго воображения: то быль блескъ, подобный блеску гладкой стали, осленительный, но холодный; взглядь егонепродолжительный, но проницательный и баясь, тажелый, оставлять по себь непріятное висчатлиніе неспромнаго вопроса и могь бы ности?.. Славная страна для охоты! Вильказаться деракимъ, если бъ не быль столь равнодушно-спокоенъ. Всъ эти замъчания А Бэла?.. пришли мић на умъ, можеть быть, только потому, что и зналъ нъкоторыя подробности его жизни, и, можетъ быть, на другого видъ его произвель бы совершенно различное впечатление; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни отъ кого, кромъ меня, то поневоль должны довольствоваться этимъ изображеніемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ быть вообще очень недуренъ и имъть одну изъ техъ оригинальныхъ физіономій, которын особенно праватся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; колокольчисъ по временамъ звенълъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходиль къ Нечорину Съ добладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычь еще не являлся. Къ счастие, Печоринъ былъ погруженъ въ задумчивость, гляди на синіе зубщы Кавказа, и, кажется, вовсе не торопизси въ дорогу. Я подошель

подождать, —сказаль я, - то будете викть удовольствіе увидъться со старымъ пріяте-

— Ахъ, точно!-быстро отвъчаль овъмни вчера говорила; но гдъ же онъ?- П обервудся къ площади и увидъль Моксима Максимыча, бъгущаго, что было мочи... Черезъ песколько минуть онь быль ужь возле насъонь едва могь дышать; поть градомъ натился съ лица его; мопрые влочки съдыхъволось, вырвавинеь ваь-ноть шанки, прикленансь во збу его; кольни его дрожази онъ хотвать кинуться на шею Печоряну, но тотъ довольно холодно, хотя съ привътливой улыбкой, протануль ему руку. Штабевкапитанъ на минуту остолбенъть, но потомъ жадво схватиль его руку объями руками: онъ еще не могь говорить.

- Какъ и радъ, дорогой Максинъ Максямычь! Ну, какъ ви поживаете? - сказаль

Печорвиъ.

- А., ты?. а вы?, пробориоталь со слезами на глазать старикъ:-- сколько леть... сколько дней... да пуда это?...

Вду въ Персио-и дальше...

— Неужто сейчаск?. Да подождите, пра-Сколько времени не видались...

- Мит пора, Максимъ Максимычь.-

— Боже мой, Боже мой! за куда это такъ спенинте?.. Мит столько бы хотелось вамъ сказать .. столько разспросить... Ну. что? въ отставкъ?.. какъ?.. что подълывали?...

- Скучаль!-отнъчаль Печоринъ, узы-

- А помните наше житьё-бытье въ кравы были страстный охотанкъ стралить...

Печориять чуть-чуть побледевать и отвер-

нулси ..

- Іа, помию!-скаваль онъ, почти тот-

часъ принужденно завнувъ.

Максимъ Максимычъ сталь его управилвать остаться съ нимъ еще часа два.- Мы славно пообъдаемъ, - говориль онъ: - у меня есть два фазана; а кахетинское здась прекрасно... разумъется не то, что въ Грузи, однако дучнаго сорга. Мы поговорямъ... Вы мить разелажете про свое житье въ Петербургъ... А?..

- Праве, мик нечего разеказывать, дорогой Максимъ Максимычъ. Однако прощайте, мий цора... я спёшу.. Благодарю, что не забыли... прибовиль онъ, взаять его

Старикъ нахмурилъ бровил онъ былъ печалент, и сердить, хотя старался спрыть ето. — Забыть! - проворчаль онъ: - я-то не забыль ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ и думалъ съ вами встрътиться...

 Ну, полно, полно! — сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески: - неужели я не тотъ же? Что дълать?.. всякому своя дорога... Удастся ли еще встрътиться—Богъ знаеть! . Говоря это, онъ уже сидъль въ коляскъ и ямщикъ началъ подбирать возжи.

 Постой, постой! — завричаль вдругь Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски: — совсемъ было забылъ... У меня остадись вани бумаги, Григорій Александровичь... я ихъ таскаю съ собой... думаль найти васъ въ Грузін, а вотъ гдъ Богъ далъ евидеться... Что мна съ ними далать?..

 Что хотите! — отвъчалъ Печоринъ. — Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?.. а когда вернетесь?.. причаль вследь Максимъ Макси-

Коляска была уже далеко, но Печоринъ сделаль знакъ рукой, который можно было перевести следующимъ образомъ: врядъ ли! да и не зачъмъ!

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогь, а бъдный старикъ еще стоялъ на томъ же мъсть въ глубокой задумчи-

- Да, сказалъ онъ наконецъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ сверкала на его ръсницахъ: - конечно, мы были пріятели - ну, да что прідтели въ нынфинемъ вфкф!.. Что ему во миъ? Я не богать, не чиновенъ, да и по лътамъ совсъмъ ему не пара... Вишь какимъ онъ франтомъ сдълался, какъ побыважь опять въ Петербургъ... Что за коляска! сколько ноклажи!.. и лакей такой гордый!.. Эти слова были произнесены съ пронической улыбкой. — Скажите, — продолжаль онъ, обратись ко миь: - ну, что вы объ этомъ думаете?... ну, какой бысь несегь его теперь въ Персію?.. Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!.. Да я всегда зналъ, что онъ вътреный человъкъ, на котораго нельзя надъяться... А, право, жаль, что онъ дурно кончитъ... да и нельзя иначе!... Ужъ я всегда говорилъ, что нътъ проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываеть!.. Тугъ онъ отвернулся, чтобы скрыть свое волненіе, и пошелъ ходить по двору около своей новозки, показывая, будго осматриваеть колеса, тогда какъ глаза его поминутно наполнались слезами.
- Максимъ Максимычъ, сказалъ я, подопіедши къ нему: — а что это за бумаги мамъ оставилъ Печоринъ?
  - А Богъ его знаетъ! какія-то записки... - Что вы изъ нихъ сдълаете?

— Что? Я велю надълать патроновъ. - Отдайте ихъ лучие миъ.

Онъ посмотрълъ на меня съ удивленіемь проворчаль что-то сквозь зубы и началь рыться въ чемодант; вотъ онъ вынуль одек теградку и бросиль ее съ презръніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая нмъли ту же участь: въ его досадъ было что-то цътское; мнъ стало смъшно и жалко...

784

785

— Воть онъ всъ, сказаль онъ; — поздравляю васъ съ находкою...

— И и могу дълать съ ними все, что

YOUY?

— Хоть въ газетахъ печатайте. Кавое мнѣ дъло?.. Что я, развѣ другъ его какой или родственникъ?.. Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ към. я не жилъ!..

Я схватиль бумаги и поскорве унесь ихъ, боясь, чтобъ штабсъ-капитанъ не раскаялся. Скоро принли намъ объявить, что черезъ часъ тронется оказія; и вельть закладывать. Штабсь - капитанъ вошель вы комнату въ то время, когда я уже вадъвалъ шанку; онъ, казалось, не готовился въ отъбзду; у него былъ какой-то принужденный, холодный видъ.

— А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ъдете?

- Нъгъ-съ.

- А что такъ?

 Да еще коменданта не видалъ, а мет падо сдать кой-какія казенныя вещи...

— Да въдь вы же были у него?

 Былъ, конечно, сказалъ онъ, заминаясь; — да его дома не было... а я не дождался...

Я поняль его: б'Едный старикъ въ первый разъ отъ роду, можеть быть. бросиль дъла службы для собственной надобности. говоря языкомъ бумажнымъ, — и какъ же онъ былъ награжденъ!

— Очень жаль, —сказаль и ему, —очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до

срока надо разстаться.

 Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!.. Вы молодежь свътская, гордан; еще покамъсть подъ черкесскіми пулями, такъ вы тупа-сюда .. а после встрътитесь, такъ стыцитесь и руку протануть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Ма-

всимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю: а впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастія н веселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максимъ Максимычъ сдвлался упримымъ, сварливымъ штабсъ-капитаномъ. И отчего Оттого, что Печоринъ, въ разсъянности, или отъ другой причины, протянулъ ему руку. вогда тогь хогьль кинуться ему на шею. Гоустно видъть, когда юноша теряеть лучшія свои надежды и мечты, когда передъ нимъ отдергивается розовый флеръ, сквозь который онъ смотрълъ на дъла и чувства человъческія, хотя есть надежда, что онъ замънить старыя заблужденія новыми, не менъе проходящими, но за то не менъе сладкими ... Но чемь ихъ заменить въ лета Максима Максимыча? Поневолъ сердце очерствъеть и душа закроется...

Я уфхаль одинъ 1). (Въ первий разъ въ Изданія Глазунова 1840 г.)

## Журналъ Печорина.

предисловие.

Недавно я узналь, что Печоринъ, возвращансь изъ Персін, умеръ. Это извъстіе меня очень обрадовало: оно давало мит право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя надъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богь, чтобъ чататели меня не наказали за такой невинный подлогъ!

Теперь я долженъ нъсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикъ сердечный тайны человька, котораго я никогда не знать. Добро бы и быль еще его другомъ: коварная нескромность исгиннаго друга понятна каждому; но я видълъ его только разъ въ моей жизни на большой дороге, следовательно, не могу питать из нему той неизъяснимой ненависти, которая, таясь подъличною дружбы, ожидаеть тольно смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъего головою градомъ упрековъ, совътовъ, насмъщекъ и сожальній.

Перечитывая эти записки, я убъдился въ пекренности того, кто такъ безпощадно выставляль наружу собственныя слабости и пороки. Исторія души человіческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнъе и не полезвъе исторіи пълаго народа,

особенно когда она - слъдствіе наблюденій. ума зрълаго надъ саминъ собою, и когда она писана безъ тщеславнаго желанін возбудить участіе или удивленіе. Исповадь Руссо имфегь уже тогь педостатокъ, что онъ читаль ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы заставило меня напечатать отрыван изъ журнала, доставшагося мнъ случайно. Хотя и перемъпиль всь собственным имена, но ть, о которыхъ въ немъ говорится, въроятно, себя узнають и, можеть быть, они найдуть оправдание поступнамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человъка, уже не имъющаго отнынъ ничего общаго съ здъшнимъ міромъ: лы почти всегда извиняемь то, что понимаемь.

Я поместиль въ этой книге только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Бавказъ. Въ монхъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдб онъ разсказываеть всю жизнь свою. Когда-нибудь и она явится на судъ свъта; но теперь и не свъю взить на себя эту ответственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можеть быть, некоторые чигатели захотять узнать мое мижніе о характерѣ Печорина. Мой отвіть-заглавіє этой книги.-Да это злая проніл!—скажуть они.—Не знаю.

## TAMAH b.

Тамань-самый скверный городишка изъ вежкъ приморскихъ городовъ Россіи. Я тамъ чуть-чуть не умеръ съ голода, да еще вдобавокъ мена хоткан утопить. Я пріфхаль на перекладной тележке поздво ночью. Яжщикь остановиль устаную тройку у вороть единственнаго каменнаго дома, что при въвздъ. Часовой, черноморскій казакъ, услышавъ звонъ колокольчика, закричалъ съ просоныя дикимъ голосомъ: - кто идетъ? - Вышель урядникъ и десятникъ. Я имъ объяснять, что я офицерь, ѣду въ дѣйствующій отрядь но казенной надобности, и сталь требовать казенную квартиру. Десигникъ пасъ повелъ по городу. Къ которой изов ни подъвдемъзанята. Было холодно: я три почи не спаль, намучился и началъ сердиться. Веди меня куда-вибудь, разбойникъ! хоть къ чорту, только къ мъсту!-закричалъ я.-Есть еще одна фатера, —отвъчалъ десятнявъ, почесывыя затыдокъ: только вашему благородію не поправится: тамъ нечисто!-- Не попявл. точнаго значенія посл'ядняго слова, я вел'яль ему идти впередъ, и послъ долгаго странствованія по грязнымь переулкамъ, гдѣ по сторонамъ и видъль один только ветхіе заборы, мы подъбхали къ небольшой хатъ на самомъ берегу моря.

Въ концѣ разсказа Лерионговъ говорить: "П пересмотрыть записки Печорина и замѣтиль по изкоторымь мастамь, что онь готовиль ихъ къ печати, безъ чего, конечно, я не ръшился бы употребить во зло допъренность штабсъ-капитана. Въ самовъ дель, Печоринъ въ въкоторыхъ местахъ обращаетсявь читателямь; вы эт сами увидите, если то, это вы объ немь знасте, не отбыло у вась окоты узнать его короче. На тетрадахъ не было выставлено чисель. Накоторыя, втроятно, потераны, потому-то между пими исть большой связи, ж, не смотря на дурной примеръ, поданный намъ ижкоторыми журналастами, накака не решился поправлять или доканчивать чужое произведение, за что, конечно, онъ самъ на меня сердиться не будеть".

Колный мъсяцъ свътиль на камышевую прышку и бълыя стъны моего новаго жилища; на дворъ, обведенномъ оградой изъ булыжника, стояда, избочась, другая дачужка, менње и древиње первой. Берегъ обрывомь спускался къ морю почти у самыхъ стънъ ел, и внизу съ безпрерывнымъ ронотомъ плескались темно-синія волны. Луна тихо смотрѣла на безпокойную, по покорную ей стихію, и я могъ различить при свътъ ея, далеко отъ берега, два корабля, которыхъ черныя снасти, подобно паутинъ, неподвижно рисовались на блёдной черть небосилона. - Суда въ пристани есть. - подумаль я:-завтра отправлюсь въ Геленджикъ.

При мић исправлялъ должность денщика линейскій казакъ. Вслівь ему выложить чемоданъ и отпустить извозчика, я сталъ звать хозянна - молчать; стучу - молчать... что это? Наконецъ изъ съвей выползъ маль-

чикъ лътъ четырнадцати.

 Гдѣ хозяннъ?—Не-ма. —Какъ, совсѣмъ. ньту?-Совсимь.-А хозайка?-Побигла въ слободку.-- Кто же мых отопреть дверь?-сказаль я, ударивь въ нес ногою. Дверь сама отворилась; изъ хаты повъяло сыростью. Я засвътилъ сърную спичку и поднесъ ее къ носу мальчика: она озарила два бѣлые глаза. Онъ былъ сленой, совершенно сленой отъ природы. Онъ стоялъ передо мною неподвижно, и я началъ разсматривать черты

Признансь, я имъю сильное предубъжденіе противъ всьхъ сльпыхъ, кривыхъ, глугихъ, нъмыхъ, безногихъ, безрукихъ, горбатыхъ и проч. Я замъчалъ, что всегда есть какое-то странное отношение между наруж ностью человъка и его душою; какъ будго, съ потерею члена, душа теряетъ какое-нибудь чувство.

Итакъ, я началъ разсматривать лицо слъпого; но что прикажете прочитать на лицъ, у котораго нъть глазъ?.. Долго я глядъль на него съ невольнымъ сожальніемъ, какъ вдругъ едва примътная улыбка пробъжала по тонкимъ губамъ его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое непріятное впечатленіе. Въ головь мосії родилось подозрѣніе, что этоть сльной не такъ сльпъ, какъ оно кажется; напрасно я старалея увърить себя, что бъльмы поддълать невозможно, да и съ какой целью? Но что делать?и часто склоненъ къ предубъжденіямъ...

— Ты хозяйскій сынъ?—спросиль я его наконецъ.-- Ни. -- Кто же ты? -- Сирота, убогій. - А у хозяйки есть дъти? - Ни; была дочь, да утикла за море съ татариномъ. -Съ какимъ татариномъ? — А бисъ его знаеть! крымскій татаринъ, ледочникъ изъ Керчи. Я вошель въ хату: двъ давки и столь,

да огромный сундукъ возлѣ печи составлада всю ея мебель. На стънъ ни одного образа-дурной знакъ! Въ разбитое стекло вривался морской вытеръ. Я вытащить на чемодана восковой огарокъ и, засвътивъ его сталь раскладывать вещи, поставиль в уголокъ шашку и ружье, инстолеты педо. жиль на столь, разостлаль бурку на лавк казакъ свою на другой; черезъ десять изнуть онъ захрапълъ, но и не могъ заснути передо мной во мракт все вертълся малчикъ съ бълыми глазами,

Такъ прошло около часа. Мъсяцъ свътка въ окно, и лучъ его играль по земляном; полу хаты. Вдругъ на пркой полосъ, пересъкающей поль, промелькнула тынь. Я поввсталь и ваглянуль въ окно: кто-то вторично пробъжаль мино его и скрылся, Бога знаетъ куда. Я не могъ полагать, чтобъ это существо совжало по отвасу берега; однато, иначе ему некуда было дъваться. Я встал. накинуль бешметь, ополеаль кинжаль и гихо-тихо вышель изъ хаты; на встрычу инь ельной мальчикъ. Я приганлен у забора, в онъ върной, но осторожной поступью прошель мимо меня. Подъ мышкой онъ несь какой-то узель и, новернувъ къ пристави сталь спускаться по узкой и кругой тропинкъ. Въ тотъ день нъмые возонють в ельные прозрять, - подумаль я, следуя за нимъ въ такомъ разстоянія, чтобъ не терять его изъ вида.

Между темъ луна начала одеваться тучами и на морѣ поднялся туманъ; едва сквозь него свътился фонарь на кормъ ближниго корабля; у берега сверкала ивна вазунова, ежемпнутно грозлицихъ его потопить. Я, съ трудомъ спускаясь, пробирался но кругизи. и вогь вижу: сленой пріостановился, потомъ повернулъ низомъ направо; онъ шелъ такъ близко отъ воды, что, казалось, сейчасъ возна его ехватить и унесеть; но видво это была не первая его прогулка, судя по увъренности, съ которой онъ ступалъ съ камня на камень в набъгаль рытвинъ. Наконецъ онъ остановился, будто прислушиваясь къ чему-то, присълъ на землю и положиль возла себя узель. Я наблюдаль за его движеніями, спритавинсь за выдавшеюся скалою берега. Спустя несколько минутъ, съ противоположной стороны показалась бълая фигура; она подощла къ слъпому и съла вовлъ него. Вътеръ по временамъ приносиль мив ихъ разговоръ.

 Что, слъной?—сказалъ женскій голосъ: бурл сильна; Инко не будеть. - Явко не боится бури, - отвычаль тоть. - Тумонь густветь, - возразиль опять женскій голось, съ выражениемъ печали.

Въ туманъ лучие пробраться имя

сторожевыхъ судовъ, - быль отвъть.-А если онъ угонеть? - Ну, что жъ? въ восвресенье ты пойдень въ церковь безъ новой ленты.

Последовало молчаніе; меня, однако, поразило одно: слъпой говориль со мною малопоссійскимь нарічість, а теперь изъяснялся

чисто по-русски.

- Видишь, я правъ-сказаль опять слепой, ударивъ въ ладоши:- Янко не боится ни мора, ни вътровъ, ни тумана, ни береговыхъ сторожей; прислушайся-ка: это не вода илещеть, меня не обманешь-это его влинныя весла.

Женщина вскочила и стала всматриватьси въ даль съ видомъ безпокойства.

— Ты бредишь, слепой!—сказала она:—

и ничего не вижу.

Признаюсь, сколько и ни старален различить вдалект. что-вибудь на подобіе лодки, но безусившно. Такъ прошло минутъ десать; и воть показалась между горами волиъ черная точка: она то увеличивалась то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волнъ, быстро спускаясь съ нехъ, приближалась въ берегу лодка. — Отваженъ былъ иловецъ, ръшившийся въ такую ночь пуститься чрезъ проливъ на разстояніе двадцати верстъ, и важная должна быть причина, его къ тому побудившая. - Думан такъ, я, съ невольнымъ біеніемъ сердца, глядыль на бъдную лодку; но она, какъ утка, нырила, и потомъ, быстро взмахнувъ веслами, будто крыльями, выскакивала изъпропасти среди брызговъ пъны; и вотъ, и думалъ, она ударится съ размаха объ берегъ и разлегится въ дребезги; но она ловко повернулась бокомъ и векочила въ маленькую бухту невредима. Изъ нея вышелъ человъкъ средняго роста, въ татарской бараньей шапкѣ; онъ махнуль рукою-и всѣ трое принялись выгаскивать что-то изъ лодки; грузъ былъ такъ великъ, что я до сихъ поръ не понимаю, какъ она не потонула. Взявъ на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро и потерялъ ихъ изъ вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, вск эти странности меня тревожили, и и насилу дождался угра.

Казакъ мой былъ очень удивленъ, когда, проснувшись, увидълъ меня совстви одътаго; и ему, однако жъ, не сказалъ причины. Полюбовавшись пъсколько времени изъ окна на голубое небо, усъянное разорванными облачками, на дальній берегь Крыма, который тянется диловой полосой и кончается утесомъ, на вершинъ коего бълъется мрачная башня, я отправился въ кръпость Фанагорію, чтобъ узнать отъ коменданта о част моего отъбада въ Геленджикъ.

Но-увы! коменданть вичего не могъ сказать мит решительнаго Суда, стоящия въ пристани, были все или сторожевыя, или купеческія, которыя еще даже не началя нагружаться. - Можеть быть, двя черезъ три, четыре придеть почтовое судно, - сказаль коменданть: - и тогда мы увидимъ. - Я вернулся домой угрюмъ и сердить. Меня въ дверяхъ встрътиль казакъ мой съ испуганнымъ лицомъ.

— Илохо, ваше благородіе: свазаль онъ

- Да, брать, Богь знаеть, когда мы отсюда уъдемъ!

Тугь онъ еще больше встревожился и, наклонясь ко мив, сказаль шопотомъ:эдісь нечисто! и встрітиль сегодил черноморского уридника; онъ мив знакомъ быль прошлаго года въ ограда; какъ я ему сказаль, гдь мы остановились, а онь минздъсь, брать, нечисте, люди ведобрые!.. Да и въ самомъ дъль, что это за слъпой! ходигь вездъ одинь, и на базаръ, за хлъбомъ и за водой ... ужъ, видео, здъсь къ этому

- Да что жи? по прайней мъръ, новазалась ли хозийка?..

— Сегодия безъ васъ пришла старуха и съ цей дочь.

— Какая дочь? у нея изгь дочери. — А Богъ ее знаеть, кто она, коли не дочь; да вонъ старуха сидить теперь въ своей хать.

Я вошель вы дочужку. Печь была жарко натоплена, и въ ней варился объдъ довольно роскошный для бъдняковъ. Старуха на веб мои вопросы отвечала, что она глуха, не слышить. Что было сь ней дълать? А обратился къ слепому, который сидъль нередъ печью и подкладываль въ огонь хворость. - Ну-ка, слъпой чертеновъ, - сказаль и, взявъ его за ухо:-говори, куда ты ночью таскался съ узломъ- а? Вдругъ мой слъпой заплакаль, закричаль, заохаль: — куды я ходивъ?...никуды не ходивъ... съ уздомъ .. нкимь узломь? - Старуха на этоть разь услышала и стала ворчать: Воть выдумывають, да еще на убогаго. За что вы его? что онъ вамъ едблаль? — Мят это надобло и и вышель, твердо ръшившись достать ключь этой загадки.

И завернулся въ бурку и сълъ у забора на камень, поглядывая въдаль; передо мной тянулось почною бурею взволнованное море, и однообразный шумъ его, подобный ропоту засыпающаго города, напомииль миъ старые годы, перенесь мон мысли на съверъ, въ нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаніями, я забылся... Такъ прошло около часа: можеть быть и болье... Варугъ что-то похожее на изеню поразило мой слухъ. Точно, это была пъсня, и женскій свёжій голосокь-но откуда?.. Прислуппиваюсь: напѣвъ стройный-то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь-никого икть кругомъ; прислушиваюсь снова-звуки какъ будто падаютъ съ неба. Я поднялъ глаза: на крышъ хаты моей стояла дёвушка въ полосатомъ платьт, съ распущенными косами, настояшая русалка. Защитивъ глаза ладонью отъ лучей солнца, она пристально всматривалась въ даль, то смъялась и разсуждала

сама съ собой, то запѣвала снова пѣсню. Я запомниль эту пъсню отъ слова до слова:

Какъ по вольной волюшкъ-По зелену морю, Холять все кораблики Бълопарусники. Промежь тахь корабанковъ Моя лодочка, Лолка не снащеная, Двухвесельная. Буря вь разыграется-Старые кораблики Припольмуть крылышки, По морю размечутся. Стану-морю кланаться Я пизехонько: "Ужъ не тронь ты, влое море, Мою лодочку: Везеть мон лодочка Вещи драгоцанияя,

Править ею въ темну ночь

Буйная головушка". Мић невольно пришло на мысль, что ночью я слышаль тоть же голось; я на минуту задумался, и когда снова посмотрълъ на крышу, дъвушки тамъ не было. Вдругъ она пробъжала мимо меня, напъвая что-то друтое, и, прищелкивая пальцами, вобжала къ старухт, и туть начался между ними споръ. Старуха сердилась, она громко хохотала. И воть вижу, бъжить опять въ припрыжку моя Ундина; поровнявшись со мной, остановилась и пристально посмотрала мив въ глаза, какъ будто удивленная моимъ присутствіемъ; потомъ небрежно обернулась и тихо ношла къ пристани. Этимъ не кончилось: цълый день она вертълась около моей квартиры; пінье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лицъ ен не было никакихъ признаковъ безумія: напротивъ, глаза ея съ бойкою проницательностью останавливались на мнћ, и эти глаза. казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякій разъ они какъ будто бы ждали вопроса. Но только я начиналъ говорить, она убъгала, коварно улы-

Рѣшительно я никогда подобной женщины не видываль. Она была далеко не красавина, но я имкю свои предубъждения также и насчеть красоты. Въ ней было много породы... порода въ женщинахъ, какъ и въ

лошадяхъ, великое дъло: это открытіе при. надлежить юной Франціи. Она, т. с. порода а не юная Франція, большею частью изобли. чается въ поступи, въ рукахъ и ногахъ: особенно носъ очень много значить. Правильный носъ въ Россіи рѣже маленькой ножки. Моей пъвуньъ казалось не боль 18 лътъ. Необывновенная гибкость ея стана, особенное, ей только свойственное, наклоненіе головы, длинные русые волосы, какойто золотистый отливъ ея слегка загорьлов кожи на шев и плечахъ, и особенно пвавильный носъ-все это было для меня обворожительно. Хоти въ ен косвенныхъ взглядахъ я читалъ что-то дикое и подозрительное, хотя въ ея улыбкъ было что-то неопредъленное, но такова сила предубътвеній: правильный носъ свель меня съ ума: я вообразиль, что нашель Гетеву Миньйонуэто причудливое создание его измецкаго воображенія; и точно, между ними было много сходства: тъ же быстрые переходы отъ величайшаго безпокойства къ полной неподенжности, тъ же загадочныя ръчи, тъ же прыжки, странныя пасни...

Подъ вечеръ, остановивъ ее въ дверяхъ, л завелъ съ нею следующій разговоры:

 Скажи-ка мић, красавица, — спросит. л: - что ты дълала сегодня на кровлъ? - А смотръда, откуда вътеръ дуеть. - Зачъмъ тебь?-Откуда вътеръ, отгуда и счастье.-Что же? развъты пъснею зазывала счастье?-Гдъ поется, тамъ и счастливится. — А какъ неравно напоешь себь горе?- Ну что жъ? гдъ не будеть лучше, тамъ будеть хуже, а оть худа до добра опять не далеко.-Кто жъ тебя выучиль этой прент? - Нивто не выучиль; вздумается- запою; кому услыхать, тоть услышить; а кому не должно слышать, тоть не пойметь. - А какъ тебя зовуть, моя иввунья?- Кто крестиль, тоть знасть.- А кто престиль? - Почему и знаю - Экая скрытная! А воть я кое-что про тебя узналь (ова не измѣнилась въ лицъ, не пошевельнула губами, какъ будто не объ ней дъло). Я узналь, что ты вчера ночью ходила на берегъ. И тутъ я очень важно пересказалъ ей все, что видель, думая смутить ее; ипмало! Она захохотала во все горло. - Много видъли, да мало знаете; а что знаете, такъ держите подъ замочкомъ. - А есля от я, напримъръ, вздумалъ донести коменданту?- и туть я сделаль очень серьезную, даже строгую мину. Она вдругъ прыгнула запъла и скрылась, какъ птичка, выпугнутая изъ кустарника. Последнія слова мов, были вовсе не у мъста; я тогда не подозръвалъ ихъ важности, но впослъдстви имълъ случай въ нихъ раскаяться.

Только что смерылось, и вельль казаку

Герой нашего времеми. Тамань.



вагрёть чайникъ по походному, засвётиль балея — я не охотинкъ во сантинентальвожной трубки. Ужъ я доканчиваль второй стаканъ чан, какъ вдругъ дверь скрипнула, легий шорохъ платья и шаговъ послышалея за мной; я вздрогнуль и обернулся-то была она, мол Ундина. Она съла противъ меня тихо и безмолено, и устремила на меня глаза свои, и не знаю почему, но этогъ взоръ показался мит чудно нъженъ; онъ мит изномнилъ одинъ изъ тахъ взглидовъ, которые въ старые годы такъ самовластно перали моею жизнью. Она, казалось, жлала вопроса, но я молчалъ, полный неизъясниивго смущенія. Лицо ся было покрыто тусвлой бладностью, изобличавшей вознение душевное; рука ен безъ цъли бродила по столу и я замътиль въ ней легкій трепеть; грудь ен 10 высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыханіе. Эта комедія начинала мий надобдать, и я готовъ быль прервать молчание самымъ прозанческимъ образомъ, то есть предложить ей стаканъ чая, какъ вдругъ она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный попрами прозвучать на губахъ монхъ. Въ глазахъ у меня потемибло, голова запружилась, я сжаль ее въмонув объятіяхь со всею силою юношеской страсти, но она, накъ зића, скользнула между монин руками, шепнувъ миф на ухо: - вынче ночью, вакъ већ уснуть, выходи на берегъ, - и стралою выскочила изъ комнаты. Въ сънихъ она опровинула чайнивъ и свъчу, столешую на полу. - Экій бась-давка! - закричаль казакъ, расположившійся на соломы и мечтавшій сограться остатками чая. Только тугь я опомнился.

793

умолило, и разбуднаъ своего казака. - Если и выстралю изъ пистолета, - сказаль я ему, то бъги на берегъ. — Онъ выпучить глаза и манинально отвъчаль: — слушаю, ваше благородів. — Я заткнуль за поясь пистолеть и вышелъ. Она дожидалась меня на враю спуски; ея одежда была болье нежели легвая, небольной изатокъ опоясываль ея гибкий станъ.

— Идите за мной! — свазала она, взявъ меня ва руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, какъ и не сломиль себь шен; внизу мы повернули направо и пошли по той же дорогь, гдь наканувь и следоваль ва слъпымъ. Мъсниъ еще не вставалъ, и только двъ зивадочки, какъ два спасительные маяка, сверкали на темно-синемъ сводъ. Тяжелыя волны мърно и ровно катились одна ва другой, едва приподнимая одинокую **г**одку, причаленную из берегу. — Войдемъ Въ лодку, — сназала мол спутница. И поле-

выхъ прогуловъ по морю; во отступать было не время. Она прыгнула из подну, я за ней, и не усибыв еще опоминаться, какть заматиль, что ны плывемъ. — Что это значать?-сказаль я сердито.-Это значать, отвъчала она, сажая меня на скамью и обвивъ мой станъ руками:--это значить, что я тебя люблю... Щена ен прижалась из ноей, и я почувствоваль на лицъ посиь си пламенное дыханіе. Вдругь что - то шумно упало въ воду; и хвать за полсъ — вистолета ићгъ. 0! тугъ ужасное подозрвије запралось мив въ душу, провь хлынула мив нь голову! Оглядываюсь — мы оть берега сколо пагидесяти саженъ, а я не умью илавать! Хочу отгольнуть се отъ себя - она, нака, кошка, вибинаясь въ мою одежду, и в фугь сильный толчокъ една не сбросиль меня въ море. Лодка закачалась, но и справился, и между нами началась отчаяния борьба; бъщенство придавало мих силы, но я скоро зам'ятиль, что уступаю моему противинку въ довкости... -Чего ты хочень? -закричаль я, кръшо сжавь ея маленькія руки; нальны ен хрустван, по она не векрикнула: ел зибиная натура выдержала эту

— Ты видьль, -- отвъчала она: -- ты донесепь! - и сверхъ-естественнымъ усилемъ повидиля меня на борть; мы оба по поясъ овъснансь изъ лодки; ен волосы насались воды; минута была решительная. Я унерси кольнкою въ дво, схватиль ее одном рудой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и и меновенно соросиль ее въ волны.

Было уже довольно темно; голова ел мельчаса черезъ два, погда все на пристани внуза раза два среди морской пъны, польше я ничего не видалъ...

На двъ лодки и нашелъ половану стараго весла, и кое-какъ, посль долгихъ усилій, причалиль къ пристани. Пробираясь беретомъ къ своей хать, я певольно всматрявалея въ ту сторону, гдв наканунв сленой дожидался ночного иловца. Луна уже катилась по небу, и мив показалось, что ктото въ бъломъ силъль на берегу; я подградса, подстрекаемый эпобощитетномъ, и прилегь нь травъ надъ обрывомъ берега; высунувъ немного голову, и могъ хорошо видьть съ утеса все, что вназу делалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнавъ мою русалку. Она выжимала морскую пену изъ длинныхъ волосъ своихъ; мокрая рубашка обрисовывала гибкій станъ ея и высокую грудь. Скоро показадась едали лодка: быстро приблизилась она; изъ нен, какъ наканунъ, вышель человъкъ въ татарской шапкъ, но остриженъ онъ быль но-

назацки, и за ременнымъ поясомъ его тор чаль большой ножь.-Янко,-сказала она: все пропало!-Потомъ разговоръ ихъ прополжался, но такъ тихо, что я ничего не могь разслушать. - А гдѣ же слѣной? - сказаль наконець Янко, возвыся голосъ. - Л его послада, быль отвъть. Черезъ нъсколько минуть явился сланой, таща на спина мѣшокъ, который положили въ лодку.

 Послушай, слъпой!—сказалъ Янко: ты береги то мъсто... знаешь? тамъ богатые товары... скажи [имени л не разслушалъ], что л ему больше не слуга; дѣла пошли худо, онъ меня больше не увидить; теперь опасно; поёду искать работы въ другомъ мъстъ, а ему ужъ такого удальца не найти. Да скажи, кабы онъ получие платиль за труды, такъ и Янко бы его не покинулъ; а мнѣ вездѣ дорога, гдѣ только вѣтеръ дуеть и море шумить!-Посл'в накотораго молчанія Янко прододжаль; — она повдеть со мною; ей нельзя здѣсь оставаться; а старухъ скажи, что, дескать, пора умирать, зажилась, надо знать и честь. Насъ же больше не увидить.

— А я?—сказалъ слѣной жалобнымъ го-

На что мий тебя?—быль отвътъ.

Между тъмъ мел Ундина вскочила въ лодку и махнула товарищу рукой; онъ что-то положиль слепому въ руку, примоленвъ: -На, купи себъ пряниковъ. — Только? — сказалъ слъпой.- Ну, воть тебъ еще-и упавшая монета зазвенила, ударясь о камень. Сленой ен не подняль. Янко сель въ додку; вътеръ дуль отъ берега; они подняли маленькій парусь и быстро понеслись. Долто при свътъ мъсяца мелькалъ бълый парусъ между темныхъ волнъ; слъпой все сидъль на берегу, и вотъ мив послышалось что-то похожее на рыданіе: слѣпой мальчикъ точно плакалъ, и долго, долго... Мив стало грустно. II зачамъ было судьба кинуть меня въ мирный кругъ честных контрабандистовь? Какъ камень, брошенный въ гладкій источникъ, я встревожиль ихъ спокойствіс, и какъ камень едва самъ не пошелъ ко дну!

Я возвратился домой. Въ съняхъ трещала догорѣвшая свѣча въ деревянной тарелкъ, и казакъ мой, вопреки приказанию, спалъ прынкимъ сномъ, держа ружье объими руками. Я его оставиль въ поков, взяль свъчу и вошель въ хату. Увы! мол шкатулка. шашка съ серебряной оправой, дагестанскій кинжаль- подарокъ пріятеля, все исчезло. Тутъ-то я догадался, какія вещи тащиль слѣной. Разбудивъ казака довольно невъжливымъ толчкомъ, я побранилъ его, посердился, а дълать было нечего! И не смъшно ли было бы жаловаться пачальству, что

слъпой мальчикъ меня обокраль, а воседнадцатилътвия дъвушка чуть-чуть ве угопила? Слава Богу, поутру явилась возмож. ность фхать, и поставиль Тамань. Что ста. лось съ старухой и събъднымъ слъщымъ не знаю. Да и какое дѣло мнѣ до радостев и бъдствій человъческихъ, миъ, странствующему офицеру, да еще съ подорожной по вазенной надобности!...

#### КНЯЖНА МЕРИ.

11-го мая

Вчера я прівхаль въ Патигорскъ, наваль квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мъстт, у подошвы Машука: во время тро. зы облака будуть спускаться до моей вровач Нынче въ пять часовъ утра, когда л открыть окно, моя комната наполнилась запахом. цвътовъ, растущихъ въ скромномъ налисадникъ. Вътки цвътущихъ черешевъ смотратъ мит въ окно, и вътеръ иногда усинаетъ мой инсьменный столъ ихт. Бъльме лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Баштускнѣеть, какъ «послѣдвяя туча разсьянной бури»; на съверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая персидская шапка, и закрываеть всю эту часть небосклона; на востокъ смтръть веселье: внизу передо мною пестръегь чистенькій, новенькій городокъ, шумать цілебные ключи, шумить разноязычная чолна, - а тамъ, дальше, амфитеатромъ громоздятся горы все синъе и туманнъе, а на краю горизонта тянется серебряная цынь симовыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльборусомъ... Весело жить въ такой землъ! Какое-то отрадное чувство разлито во већуъ монуъ жилауъ. Воздухъ чисть и свъжъ, какъ поцьлуй ребевка; солнце ярко, небо сине-чего бы, кажется, больше? Зачёмъ туть страсти, желанія, сожальнія?.. Однако пора. Пойду въ Елизаветинскому источнику: тамъ, говорять, утромъ собирается все водяное общество.

Спустись въ середину города, я пошеть бульваромъ, гдѣ встрѣтилъ въсколько нечальныхъ группъ, медленно подымающихся въ гору: то были большею частью семейства степныхъ помъщиковъ; объ этомъ можво быле тотчасъ догадаться по истертымъ старомоднымъ сюртукамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, У нихъ вся водяная молодежь была уже на перечеть, потому что они на меня посмотрали съ нажнымъ любопытствомъ; петербургскій покрой сюртука ввель ихъ вь заблужденіе, но скоро, узнавъ армейскіе эпо- годь въ службъ; носить, но особенному ролеты, они съ негодованіемъ отвернулись.

Жены м'встных властей, такъ сказать, хо- нель. У него георгіевскій солдатскій презники водъ, были благосклоннъе; у нихъ стявъ. Онъ хорошо сложень, спутлъ и черноесть дориеты; онъ менье обращають вниманія на мундиръ; онъ привыкли на Кавказъ встръчать подъ нумерованной пуговицей пылкое сердце, и подъ бълой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и полго милы! Всякій годъ ихъ обожатели смъняются новыми, и въ этомъ-то, можеть быть, секретъ ихъ неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинкъ къ Елизаветинскому источнику, я обогналь толну мужчинъ статскихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послъ, составляють особенный плассъ людей между чающими движенія воды. Они пьють-однако не воду, гуляють мало, волочатся только мимоходомъ: они нграють и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодецъ кислосърной воды, они принимають академическія позы; статскіе носять світло - голубые галстухи, военные выпускають изъ-за воротника брыжжи. Они исповъдують глубокое преаръніе къ провинціальным в дамамъ и вздыхають о столичныхъ аристократическихъ гостиныхъ, куда ихъ не пу-

Наконецъ вотъ и колодецъ.. На площадкъ, близъ него, построенъ домикъ съ красной кровлею надъ ванной, а подальше галперея, гдъ гуляють во время дождя. Нъсколько раненыхъ офицеровъ сидело на лавкъ, подобравъ востыли, - блъдные, грустные. Ивсколько дамъ скорыми шагами ходило взадъ и впередъ по площадкѣ, ожидая дѣйствія водь. Между ними были два-три хорошенькія личика. Подь виноградными алдеями, покрывающими скать Машука, мелькала порою пестрая шэлика любительницы уединенія вдвоемъ, потому что всегда возлъ такой шлянки и замъчалъ или военную фуражку или безобразную круглую шляпу. На кругой скаль, гдь построенъ павильонъ, называемый Эоловой Арфей, торчали любители видовъ и наводили телескопъ на Эльборусъ; между ними были два гувернера съ своими воспитанниками, прівхавшими лечиться отъ золотухи.

А остановился, запыхавшись, на краю гбры, и, прислонясь къ углу домика, сталъ разематривать живописную окрестность, как ь вдругъ слышу за собой знакомый голосъ:

— Печоринъ! давно ли здъсь? Оборачиваюсь: Грушницкій! Мы обнались. Я познакомился съ нимъ въдъйствующемъ отрядъ. Онъ былъ рапенъ пулей въ ногу и поехаль на воды, съ педълю прежде меня. — Грушницкій — юнкеръ. Онъ только

ду франтовства, толетую солдатскую шиволосъ; ему на видъ можно дать 25 льтъ, хотя ему едва ли 21 годь. Онъ закидываеть голову назадъ, когда говоритъ, и поминутно кругить усы аввой рукой, поо правою опирается на костыль. Говорить онъ скоро и вычурно; онъ изъ тъхъ людей, которые на вев случан жизни имбють готовыя пыніныя фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ, и которые важно дранируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительный страданія. Производить эффекть-ихъ наслаждение; они праватся романтическимъ провинціалкамъ до безумія. Подъ старость они дълаются либо мирными помъщиками, либо пьяницами; иногда тъмъ и другимъ. Въихъ душтисто много добрыхъ свойствъ, но на на грошъ поэзін. Грушницкаго страсть была депламировать: онъ закидываль вась словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ и никогда не могъ. Онъ не отпъчаеть на ваши возраженія, онъ васъ не слушаєть. Только-что вы остановитесь, онь начинаеть длинную тираду, новидимому, имфющую какую-то связь съ тъмъ, что вы сказади, но которая въ самомъ дъзъ есть голько продолжение его собственной рачи

Онъ довольно остеръ; апиграммы его часто забавны, но никогда не бывають мътви и злы: онъ никого не убъегь однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цълую жизнь однимы собою. Его прав-страться героемъ романа. Онъ такъ часто старадся увърнть другихь въ томъ, что онъ существо не созданное для міра, обреченное какимь-го тайнымъ страданіямъ, что онъ самь почти въ этомъ увърнася. Отгого онъ тапъ гордо носить сною толетую солдатскую шинель. И его поняль, и онь за это меня не любить, хота мы варужно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій слыветь отличнымъ храбрецомъ; и его видъль въ дълъ: онъ махаетъ шашкой, кричитъ и бросается внередь, зажмуря глаза. Это что-то не русскан храбрость!..

Л его также не люблю: и чувствую, что мы когда-нибудь съ нимъ столкнемси на узкой дорогъ-и одному изъ насъ не едо-

Прівадъ его на Кавказъ — также следствіе его романтическаго фанатизма. Я увъренъ, что наканунъ отъкада изъ отповекой деревии, онъ говорилъ съ мрачнымъ видомъ изкой-ниоудь хорошенькой состдет, что онъ вдеть не такъ, просто, служить, но что ищеть смерти, потому что... туть онъ, еврно, закрывъ глаза рукою, продолжаеть такъ— пътъ, вы (или ты) этого не должны внать! Вама чистая душа содрогнетел! Да въ чему? Что я для васъ? Поймете ли вы меня?.. и такъ далъе.

Онъ мий самъ говориль, что причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется въчною тайною между нимъ и небесами.

Впрочемъ, въ тъ мянуты, когда сбрасываеть трагическую мантію, Грушницкій довольно миль и забавенъ. Миж любопытно видьть его съ женщинами: тутъ-то, и думаго, старается!

мы встратились старыми пріятелями. Я началь его разспрашивать объ образа жизни на водахъ и о примачательныхълицахъ.

— Мы ведемъ жизнь довольно прозанческую, сказалъ онъ, вздохнувъ: пьющіе утромъ году — вялы, какъ всѣ больные, а пьющіе вино по вечеру — несносны, какъ всѣ здоровые. Женскій общества есть; только отъ нихъ небольшое утъщеніе: онъ перають въ висть, одѣваются дурно и ужасно говорать по-французски! Нынѣшній годь изъ Москвы одна только княгиня Лиговская съ дочерью; но и съ ними не знакомъ. Моя солдатская пинель — какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаеть, тяжело какъ милостыня.

Жъ эту минуту прошли къ колодцу мимо насъ двъ дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ихъ лица за шляцками я не разглядаль, но онь одаты были по строгимъ правиламъ дучнаго вкуса: ничего лишняго. На второй было закрытое платье gris de perles; легкая шелковая косынка вилась вокругь ел гибкой шен. Ботинки couleur puce стягивали у щиколки ся сухошавую ножку такъ мило, что даже непосвященный въ таинства красоты непремънно бы ахнуль, хотя оть удивленія. Ея легкая, но благородная походка имъла въ себъ чтозо дъвственное, ускользающее отъ опредъленія, но понятное взору. Когда она прошла жимо насъ, отъ нея новъяло тъмъ неизъяснимымъ ароматомъ, которымъ дышетъ иногда ваниска милой женшины.

 Воть княгиня Лиговская, — сказаль Грушницкій: — и съ нею дочь ся Мери, какъ сна се называеть на англійскій манеръ. Он'є адбеь только три дня.

— Однако ты ужъ знаешь ел имя?

— Да, я случайно слышаль, —отвъчаль снъ покраснъвъ. —Признаюсь, я не желаю съ ними познакомиться. Эта гордая знать смотритъ на насъ, армейцевъ, какъ на длъихъ. И накое имъ дъло, есть ли умъ подъ

пумерованной фуражной и сердце подь тол. стой иннелью?

— Бъдная шинель! — сказаль я, усмъкаясь. — А кто этотъ господинъ, который къ нимъ подходитъ и такъ услужливо подасть имъ стаканъ?

— О! это московскій франть Расвить. Онъ перокъ: это видно тотчасъ по золотой огромной цели, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость—точно у Робинзона Крузоэ; да и борода кстати, и прическа à la moujik.

— Ты озлобленъ противъ всего рода человъческато?

— И есть за что...

— 0! право?

Въ это время дамы отошли оть полодив и поровнялись съ нами. Группанцкій усивль принять драматическую позу съ помощью постыла и громко отвічаль мий по-французски:

— Mon cher, je haïs les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.

Хорошенская княжна обернулась и подарила оратора долгимъ, любопытнымъ взаромъ. Выраженіе этого взора было очемнеопредъленно, но не насмѣшливо, съ чѣмъ и внугренно отъ души его поздравилъ.

— Эта княжна Мери прехорошенькая,—
сказаль я ему. — У нея такіе бархатыме
глаза — именно бархатные: я тебь совытую
присвоить это выраженіе, говоря объ ек
глазахь; нижній и верхній ръсницы такь
длинны, что лучи солица не отражаются
въ ек зрачкахъ. Я кюблю эти глаза безь
блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя
гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ек лиць
только и есть хорошато... А что у нея зубы
бълы? Это очень важно! Жаль, что она не
улыбнулась на твою пышную фразу.

 Ты говоринь о хорошенькой женщий, какъ объ англійской лошади, — свазаль Грушницкій съ негодованіемъ.

— Mon ther, — отвечаль я ему, стараясь подделаться подь сто тонь: — је méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.

Я повернулся и пошель оть него прочесь полуаса гуляль и но винограднымь алленмы, но известчатымы скаламы и висящимы между нихы кустарникамы. Становилось жарко, и и посифиниль домой. Прохом мимо нислосфрато источника, и остановился у крытой галдерей, чтобы вздохнуть полься такной, и это доставило миж случай быть свидётелемы довольно любопытной сцены. Действующій лица находились воть вы какомы положеній: княгини съ посковскимь



Тамань. На крышъ хаты моей стояла дъвушва, наетоящая русалка.



Таминь. Я уперея кольного въ дво, схватиль ей одной рукой за косу, другой за гордо, она выпустила мого одежду, и я миновенно сбросиль ев иъ возны



ки. мери. Я лежаль на ливань, устремивь глаза въ потолокъ и заложивь руки подъ затылокъ.



ки. Мери.—Мив дурно!-проговорила она слабымъ голосомъ.

франтомъ сидъла на лавкъ, въ прытой гал- даеть мена прещеневият холодомъ, и, и дудерев, и оба были заняты, кажется, серьез-наю, частыя сношения съ вальнъ флегинымъ разговоромъ. Княжна, въролгно, до-тикомъ едълали бы изъ мена страстната пивъ ужъ последній ставань, прохажива-мечателя. Признаюсь еще, чтасть непритдась задумчиво у колодца. Грушницкій сто- ное, но знакомое, пробъязло слетка въ это

галлереи. Въ эту минуту Грушницкій уро- ваться; и врядъ ли найдется молодой челониль свой станань на несокъ и усилявался въкъ, который, встрътивь хорошенькую женнагнуться, чтобъ его поднять; больная нога ему мъщала. Бъднажва! павъ онъ ухитрялся, опирансь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его въ самомъ дъль

изображало страданіе.

Княжна Мери видъла все это лучше меня. Легче итички она къ нему подскочили. нагнулась, подняла стаканъ и подала ему съ твлодвижениемъ, исполненнымъ цевыразимой прелести: потомъ ужасно покрасиваа. оглянулась на галлерею, и, убъдившись, что ем маменька ничего не видала, кажется, тотчасъ же усповонлась. Когда Группиникій открыль роть, чтобы поблагодарить се, она была уже далеко. Черезт. минуту она вышла изъ галлерен съ матерью и франтомъ, но, проходя мимо Грушницкаго, принада видъ такой чинный и важный-даже не обернулась, даже не замътила его страстнаго взгляда, которымъ онъ долго ее провожаль, пока, спустившись съ горы, ова не скрылась за линками бульвара.. Но воть ен шлинка мелькиула черезъ улицу: она вовжала въ ворота одного дома, изъ лучинихъ домовъ Пятигорска; за нею прошла княгиня и у ворогь расиланилась съ Расвичемъ.

Только тогда бъдный, страстный юнкеръ

замътиль мое присутствіе. — Ты видаль? — сказаль онъ, кранко пожиман миъ руку: - это просто ангель!

- Отчего?-спросиль и съ видомъ чиствишаго простодушія.

— Развъ ты не видаль?

— Нътъ, видълъ: она подняла твой стаканъ. Если бъ быль тугь сторожъ, то онъ сделаль бы то же самое, и еще поспъщиве, надъясь получить на водку. Впрочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдалалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на простреленную ногу...

- И ты не быть внеколько тронуть, гладя на нее въ эту минуту, когда душа

сінда на лицъ ел?

— Нать. Я агаль; но мы хотьлось его побъсни. У меня врожденная страсть противоръчить; цъдая мон жизнь была только цънь грустныхъ и неудачныхъ прогиворьчій сердну или разсудку. Присутствие эвзуваета об-

дать у самаго полодца; больше на площадки миновение по моему сердцу; это чувство было-зависть; и говорю сикло завистье, по-Я подошель ближе и спрагался за уголь тому что привыкъ себъ во всемъ призазщину, приковавшую его праздное внимание и вдругь явно при немъ отличившую другого, ей равно незнакомаго, врадь ли, говорю, найдется такой молодой человакъ (разумбется, жившій въ большомъ світь в привыкний баловать свое самолюбіе, который бы не быль этимь поражень непріятво.

Молча съ Грушинциимъ спустились вы съ горы и прошан по бузьвару михо оконь дома, гдъ сврымась наша красавина. Она сидьла у окна. Грушницкій, дернувъ меня за руку, броснать на нее одник изв така мутно-въжных в взгладовъ, которые такъ мало действують на женшинь. И навель на нее дориеть и зачатиль, что она оть это взгляда улыбнулась, и что мой дерзвій зорнетъ разсердилъ се не на шутку. И какъ, жъ самомъ дъль, смъетъ кавказский армеенъ наводить стекльнико на московскую книжну

13 ru Mag.

Вынче по утру защель по ина докторы, его ими Вернера, но она русскій. Что туть удивительнаго? Я зналъ одного Иванова, во-

торый быль измець. Вернеръ человакъ замъчательный по многимъ причинамъ. Онъ свентивъ и матеріалисть, какъ всё почти медики, а виссть съ этимъ поэть и не на шутку-поэть ва дъль всегда, и часто на словахъ, хоти въ жизнь свою не написаль двухъ стиховъ. Онт изучаль вей живыя струны сердиа чедовеческаго, какъ изучають жизы трупа, но пикогда не умъть онъ воспользоваться своимъ знаніемь: такъ вногда отличный анатомикъ не умбегь вылечить отъ лихорадки. Обыкновенно Верперъ исподтишко насмъхался надъ своими больными; но и разъ виделъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ... Онъ быль бладенъ. мечталь о милліонахъ, а для денеть не савдаль бы лишилго шага. Онъ мић разъ говориль, что скоръе едълаеть одолжение врагу. чемъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда как-ь ненависть только усилится соразитрию великодушию противника. У него быль элог измит: подъ вывъскою его эпиграммы не одинъ добрякъ просаыль пошлымъ дура комъ; его соперники, завистлиные воданьмедики, распустизи слухъ, будто онъ рисуеть каррикатуры на своихъ больныхъбольные вабъленились: почти всь ему отказали. Его прізгели, то есть всѣ истинно порядочные люди, служившие на Кавказъ, напрасно старались возстановить его упад-

шій кредить.

Ето наружность была изъ техъ, которыя съ перваго взгляда поражаютъ непріятно, но которыя правится впоследствии, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытанной и пысокой, Бывали примъры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промъняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свъжихъ и розовыхъ эндиміоновъ. Надобно отдать справедливость женшинамы; онв имвють инстинкть красоты душевной, отгого-то, можеть быть, моди, подобные Вернеру, такъ страстно любять женщинъ.

Верперъ быль маль ростомъ и худъ и слабъ какъ ребенокъ; одна нога была у него короче другой, какъ у Байрона; въ сравненін съ туловищемъ, голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черена, обнаженныя такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей. Его маленькіе черные глаза, всегда безпокойные, старались проникнуть въ ваши мысли. Въ его одеждъ замътны были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькій руки красовались въ свътло-желтых в перчатвахъ. Его сюртувъ, галстухъ и жилетъ были постоянно чернаго целла. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ показывалъ, будто сердился за это прозвание, но въ самомъ дъль оно льстило его самолюбію. Мы другь друга скоро поняли и сдълались пріятелями, потому что я къ дружбъ неспособенъ: изъ двухъ друвей всегда одинъ рабъ другого, хота часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себт не признается; рабомъ я быть не могу, а повельвать въ этомъ случав - трудъ утомительный, потому что надо вижеть съ этимъ и обманывать; да, притомъ, у меня есть давен и деньги! Воти какъ мы сабладись пріятелями: я встратилъ Вернера въ С. .среди многочисленнаго и шумнаго круга молодежи; разговоръ принялъ подъконецъ вечера философско-метафизическое направленіе; толковали объ / /бъжденіяхъ: каждый былъ убъжденъ въ разныхъ разностяхъ.

- Что до меня касается, то я убъжденъ только въ одномъ .. сказалъ докторъ.

 Въ чемъ это? — спросилъ я, желая узнать митие человіка, который до сихъ порть молчаль.

— Въ томъ, - отвъчалъ онъ: - что, рано пли поздно, въ одно прекрасное утро д умру,

804

— Я богаче васъ, —сказалъ п: —у меня. промъ этого, есть еще убъждение, именно то, что и въ одина прегадкій вечерь пифль

несчастие родиться.

Всѣ нашли, что мы говоримъ вздоръ, а право изъ нихъникто инчего умике этого не сказалъ. Съ этой минуты мы отличили въ толив другъ друга. Мы часто сходились вмёсть и толковали вдвоемь объ отвлеченныхъ предметахъ очень серьезно, пока замачали оба, что мы взаимно другь друга морочимъ. Тогда, посмотръвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дълали римскіе авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать и, нахохотавшись, расходились. довольные своимъ вечеромъ,

Я лежаль на дивань, устремивь глаза въ потолокъ и заложивъ руки подъ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сълъ въ кресла, поставилъ трость въ уголь, звенуль и объявиль, что на дворь становится жарко. Я отвічаль, что меня безнокоять мухи-и мы оба замолчали.

 Зам'ятьте, любезный докторъ, — еказалъ я: -что безъ дураковъ было бы на свъть очень скучно... Посмогрите, воть насъ двое умныхъ людей; мы знаемъ заранье, что обо всемъ можно спорить до безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти вст сокровенныя мысли другь друга; одно слово - для насъ цълая исторія; зидимъ зерно каждаго нашего чувства сквозь пройную оболочку. Печальное намъ смъшно, сявщное грустно, а вообще, но правдь, мы ко всему довольно равнодушны, кром'ь сажихъ себя. Итакъ, размена чувствъ и мыслей между нами не можеть быть: мы знаемъ одинъ о другомъ все, что хотимъ знать; и знать больше не хотимъ; остается одно средство: разсказывать новоети Скажите же мик какую-нибудь новость.

Утомленный долгою рачью, и закрыль глаза и зѣвнулъ...

Онъ отвъчаль подумавши: — Въ вашей галимать в однако жъ ссть идел.

- Два, - отвачаль я.

- Скажите мив одну, и вамъ скажу дру-

 Хорошо, начинайте! — сказалъ и, продолжая разсматривать потолокъ и внутренно улыбаясь.

— Вамъ хочется знать какія-нибудь подробности на-счеть кого-нибудь изъ прі хавшихъ на воды, и и ужъ догадываюсь о комъ вы это заботитесь, потому что объ васъ тамъ уже спранивали.

 Докторъ! ръшательно намъ нельзя разгосаривать: мы читаемъ въ душъ другъ друга. Герой нашего времени. Княжна Мери.



- Теперь другал...

\_ Другая идея воть: мнь хотьюсь вась ваставить разсказать что-нибудь; во-первыхъ, потому что слушать менье утомительно; вовторыхъ, нельзя проговориться; въ-третьихъ, можно узнать чужую тайну, въ-четвертыхъ, потому что такие умные люди, какъ вы, дучие любить слушателей, чемь разсказчиповъ: Теперь къ дълу; что вамъ сказала инагиня Лиговская обо миъ?

— Вы очень увърены, что это княгиня... а не внажна?..

Совершенно убъщень,

- Почему?

- Потому, что княжна спрашивала о

Тиминицкомъ,

 У васъ большой даръ соображенія. Кнажна сказала, что она увърена, что этотъ молодой человъкъ въ солдатской ининели разжалованъ въ солдаты за дуэль...

— Надъюсь вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденін...

Разумъется...

 Завизка есть!—закричаль и въ восхишенін; — объ развязкъ этой комедін мы нохлоночемъ: Явно судьба заботится о томъ. чтобъ мик не было скучно.

 — Я предчувствую, —сказаль докторъ: что быдный Грушницкій будеть вашей жер-

- Дальше, докторъ.

 Княгиня сказала, что ваше лицо ей званомо. И ей зам'ятиль, что, върно, она васъ встръчала въ Петербургъ, гдъ-нибудь въ свата..: я сказаль ваше имя. Оно было ей мавъстно. Кажется, ваша исторія тамъ надълала много шуму... Княгиня стала разсназывать о вашихъ похожденіяхъ, прибавлял, въроятно, къ свътскимъ сплетнямъ свои аммачанія... Дочка слушала сълюбонытствомъ. Въ ен воображении вы сдълались героемъ романа въ новомъ вкусъ... Я не противоръчать княгинь, хота зналь, что она говорить вздоръ.

 Достойный другь!—сказаль я, протанувь ему руку. Докторъ пожаль ее съ

Чувствомъ и продолжалъ:

Если хотите, я васъ представлю...

— Помилуйте! — сказаль -л, всилеснувъ руками; -- развъ героевъ представляють? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ върной смерти свою любезную...

- И вы въ самомъ дъль хогите воло-

читься за княжной?..

- Напротивъ, совстив напротивъ! . Докторъ, наконецъ я торжествую: вы меня не понимаете!.. Это меня, впрочемъ, огорчаеть, докторъ, - продолжаль и после минуты молчанія, - я никогда самь не открываю монхъ тайнъ, а ужасно люблю, чтобъ ихъ отгады-

вали, потому что такимъ образонъ и всегда могу, при случав, отъ няхъ отпереться. Однако жъ, вы мит должны описать изменьку съ дочной. Что они за людя?

 Во-первыхъ, княгина – женщина сорона-пати лътъ - отвъчалъ Вернеръ: - у ней прекрасный желудокъ, но провъ испорчена; ва щенахъ красныя патна. Последнюю половину своей жизни она провела въ Моский. и туть, на покоћ, растолетъла. Она любить соблазвительные анекдоты и сама говоритъ иногда неприличныя вещи, когда дочери въгъ вь комнать. Она мит объявила, что дочь ел невинна пакъ голубь. Какое кит тъто? ...

Я хотель ей отвечать, чтобъ она была спокойна, что и никому этого не скажу. Кикгиня лечится отъ ревизгизма, а дочь Богъ апасть оть чего. Я вельль обымь пить подва стакана въ день кислостоной воды и купаться два раза въ неділю въ разводной ваниь. Кнагина, кажется, не привыкла повельваты она питветь уважение въ уму и знавінить дочки, которая читала Байрона поанглійски и знасть алгебру: въ Москва, видно, барыший нустились въ ученость, и хорошо дълають, право! Паши мужчины такъ не любезны вообще, что съ ними кокетиичать должно быть для умной женщины неспосно. Квитина очень любить молодыхъ людей; книжна смогрить на нихъ съ нъкоторымы презраніемъ-московская привычка! Онъ въ Москвъ только и питаются, что сорокальтними остриками.

— А вы бызи въ Москвъ, довторъ?

Да, я имъль тамъ изкоторую практику.

— Продолжанте.

 Да я, кажется, все свазаль... Да! вогь еще: княжна, кажется, любить разсуждать о чувствахъ, страстяхъ и проч. Она была одну заму въ Петербургъ, и онъ ей не поправилен, особенно общество: ее, върно, холодно приняли.

Вы никого у нихъ не видали сегодня?

 Напрогивъ, былъ одинъ адъютантъ, одинъ натянутый гвардеецъ и какая-то дама изъ попопрівзжихъ, родетвенница княгини по мужу, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная. Не встрытили ль вы ее у колодиа? - она средняго роста, блондинка, съ правильными чергами, цвъть лина чахоточный, а на правой щемъ черная родинка: ея лицо меня поразило своею выразитель-

— Роданка! пробормоталъ в сквозь зу-

бы. - Неужели?

Докторъ посмотрваъ на меня и сназалъ торжественно, положивъ мић руку на сердне:-Она вамъ знакома!... Мое сердце, точно, билось сильнее обыкновеннаго.

— Топерь ваша очередь торжествовать!-

сказалъ я: - только я на вась надъюсь: вы мит не изманите. И ее не видалъ еще, но, увъренъ, узнаю въ вашемъ портретъ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо мит ни слова; если она спросить, отнеситесь обо мив дурно.

— Пожалуй!-свазаль Вериерь, пожавъ

плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть стьснила мое сердце. Судьба ли насъ свела опять на Кавказ'в, или она нарочно сюда пріфхала, зная, что меня встрітить? .. и какъ мы встрътимся?... и потомъ, она ли это?... Мои предчувствія меня пикогда не обманывали. Ифть въ мірф человфка, надъ которымъ прошедшее пріобратало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминание о минувшей печали или радости болъзненно ударлеть въмою душу и извлекаеть наъ нея все та же звуки... Я глупо созданъ: плчего не забываю-ничего!

Послѣ объда часовъ въ шесть я-помелъ на бульваръ; тамъ была толна: княгиня съ княжною сидбли на скамьт, окруженныя молодежью, которая любезничала наперерыва Я помъстился въ нъкоторомъ разстоянии на другой лавкъ, остановить двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ; и началъ имъ чтото разсказывать; видно, было смашно, потому что они начали хохотать вакь сумасшедшіе. Любонытство привлекло ко мав накоторыхт, изъ окружавшихъ княжну; малопо-малу и вст ее покинули и приссединились къ моему кружку. Я не умолкаль; мон анекдоты были умны до глупости, мои насмѣшки надъ проходащими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжаль увеселять публику до захожденія солнна. Нъсколько разъ княжна подъ ручку съ матерыю проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нъсколько разъ ел взглядъ, упадая на меня, выражалъ досаду, стараясь выразить равнодушіе...

 Что онъ вамъ разсказывалъ? — спросила она у одного изъ молодыхъ людей, возвратившихся къ ней изъ въжливости; върно, очень занимательную исторію — свои подвиги въ сраженіяхъ?.. Она сказала это довольно громко и, втроятно, съ намтреніемъ кольнуть меня. — Ага! — подумаль я: вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будеть!

Грушницкій слъдиль за нею, какъ хишный звърь, и не спускаль ее съ глазъ: быесь объ закладь, что завтра онъ будеть просить, чтобъ его ито-нибудь представиль княгинь. Она будегь очень рада, потому что ей скучно.

Въ продолжение двухъ дней мон дела ужасно подвинулись. Княжна меня рыш. тельно ненавидить; мнъ уже пересказыван двъ-три эпиграммы на мой счеть, доводьно колкія, но вивств очень лестныя. Ей ужасно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который такъ коротокъсъ еп негербургскими кузинами и тегушками не стараюсь познакомиться съ нею. Мы встръчаемся каждый день у колодца, ва бульварь; и употребляю всь свои силы на то, чтобъ отвлекать си обожателей, блестищихъ адъютантовъ, бледныхъ москвичей в другихъ-и мић почти всегда удзется и всегда ненавидълъ гостей у себя; теперь у меня каждый день полонъ домъ, объдають ужинають, играють и, увы! мое шампанское торжествуеть надъ силою магнетическихъ ен глазокъ!

Вчера и ее встрътиль въ магазина Чельхова; она торговала чудесный переплеки коверъ. Княжна упрашивала свою маменых не скупиться: этогь коверь такъ украсиль бы ен набинеть!. И далъ соронъ рублей лишнихъ и перекунилъ его; за это я быть вознагражденъ взглидомъ, гдѣ блистало самое восхитительное быненство. Около обы и вельть нарочно провести мимо ен оконь мою черкоскую лонизда, покрытую этима ковромъ. Вернеръ былъ у пихъ въ это времи и говорилъ мнъ, что эффектъ этой спени быль самый драматическій. Еплина хочеть проновъдывать противъ меня ополчене, в даже замъгилъ, что ужъ два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякій день у меня объдають.

Грушинцкій принять тапнственный виды: ходить закинувъ руки за спину и никого не узнаеть; нога его вдругь выздоровъла, онъ едва хромаеть. Онъ нашель случай вступить въ разговоръ съ книгиней и скизать какой-то комплименть книжнь; она, видно, не очень разборчива, пос съ тъх: поръ отвъчаеть на его поклонъ самей инлой улыокой

— Ты ръшительно не хочешь познакомиться съ Лиговскими? — сказаль онъ ми

- Рашительно.

 Помилуй! самый пріятный домъ на водахъ! Все здъшнее лучшее общество...

 Мой другъ, миъ и не здъщнее ужасно надобло. А ты у нихъ бываешь?

— Нътъ еще; и говорилъ раза два съ княжной, не болбе. Знаешь, какъ-то напрашиваться въ домъ недовко, хотя здёсь это и водится... Другое дѣло, если бы п носиль эполеты \_

— Помилуй! да этакъ ты гораздо инте-

ресиће! Ты, просто, не умћешь пользоваться своимъ выгоднымъ положениемъ... Да, сол натская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барышни тебя дъласть героемъ и страдальцемъ.

Грушивций самодовольно улыбнулся. \_ Какой вздоръ! - сказаль овъ.

\_ Я увъренъ, — продолжаль и: — что вняжна въ гебя ужъ влюблена. Онъ повраснълъ до ушей и надулся.

0. самолюбіе! ты рычагь, которымъ Архимедь хотыль приподнять земной інары!..

\_ У теби все шутки!-сказаль онь, поназывая, будто сердится:-во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаеть...

- Женщины любять только тахъ, кото-

рыхъ не знають.

809 .

- да я вовсе не им'тю претензін ей нравиться; я, просто, хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ; и было бы очень смашво, если бъ я имълъ какія-нибудь надежды... Воть вы, напримёръ, другое дёло: вы, побъдители петербургскіе, только посмотритетакъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебъ говорила?..

 Какъ? Она тебѣ ужъ говорила обо мнѣ?... — Не радуйся, однако. Я какъ-то вступиль съ нею въ разговоръ у колодца, случайно; третье слово ея было:-- Вто этогь господинъ, у котораго такой непріятный, тажелый взглядь? овъ быль съ вами, тогда... Она покрасићла и не хогћла назвать дил, вспомнивъ стою милую выходку.--Вамъ не нужно сказывать дня, отвъчаль п ей, опъ въчно мив будеть памятенъ... Мой другъ, Печоринъ! л тебя не поздравляю: ты у неи на дурномъ замъчавін... А, право, жаль, потому что Мери очень мила!...

Надобно замѣтить, что Грушнишкій изъ тых виодей, которые, говоря о женщинь, съ которой они едва знакомы, называють ее мол Мери, мол Sophie, если она имъла

счастіе имъ понравиться.

Я принялъ серьезный видь и отвъчаль ему: — Да, она недурна... Только берегись, Грушиннкій! Русскія барышни большею частью питаются только платоннческою любовью, не примъшивая въ ней мысли о замужестей; а платоинческая любовь саман безпокойная. Княжна, кажется, изъ тех: женщинь, которыя хотять, чтобъ ихъ забавляли; если двъ минуты ей будстъ воздъ тебя скучно-ты погибъ невозвратно: гвое молчание должно возбуждать ел любопытство, твой разговоръ-никогда не удовлетворить его внолиъ; ты долженъ ее тревожить ежеминутно; она десять разъ публично для тебя пренебрежеть милигив и назоветь это жејтвой, и чтобъ вознаградить себя за это, станеть теби мучить, а погомы просто сважетт,

что она тебя теритть не можеть. Если ты надъ нею не пріобратень власти, то даже ел первый поцьлуй не дасть теба права на второй; она съ тобою наконетинчается вдоволь, а года черезъ два выйдеть замужъ за урода, изъ покорности къ маженьив, и станеть себя увърять, что она несчаства, что она одного только человъка и любела, то есть тебя, но что небо не хогъло соеднанть ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой, сърой шинелью билось сердие страстное и бла-

Грушницкій удариль по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и внередъ но комнать.

Я внутренно хохоталь и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастно, этого, не замътилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что сталь еще довърчивъе прежилго; у него даже ноявилось серебриное кольно съ черные, адъшней работы: оно мнъ казалось подозрительнымъ. Я сталь его разсматривать, и что же?.. мелкими буквами ими Мери было выръзано на внутренней сторонъ, и радомъчисло того дил, когда она поднила знаменятый стаканъ. Я утанль свое открытіе; н не хочу вынуждать у него признаній; п хочу, чтобы онь самь выбраль мена въ свои повърсниме-и туть-то и буду наплаждаться!..

Сегодия и встать поздно, прихожу къ колодиу - никого уже нътъ. Становилось жарко; бълыя мохнатын тучки быстро бъжали оть сивговыхъ горъ, объщая грозу; голова Машука дымилась, какъ заѓашенный факель; кругомъ его вились и ползали, какъ зићи, сърые влочки облаковъ, задержанные въ своемъ стремлении п будто заценивниеся за полючій его кустаринкъ. Воздухь былънапоенъ электричествомъ. Я углубился въ виноградную залею, ведущую въ гротъ; мин было грустно. И дуналь о той молодой желщинь съ родинкой на щекъ, про которую говориль мий докторь... Зачемь она здесь? Н она ли? И почему и думаю, что это она? II почему и доже такъ въ этомъ увъренъ? Мало ли женщинъ съ родинками на щекахъ! - Размышлая такинъ образомъ, я подошель их самому гроту. Смотрю: въ прохладной тыни его свода, на каменной скамы, сидить женщина, въ соломенной шляпкъ, окуганная черной шалью, опуставъ голову ла грудь; шлянка закрыла ел лицо. Я хоталь уже вернуться, чтобъ не нарушить ел мечтаній, погда она на меня ваглянула. Въра! — веприкнуль я невольно.

— Я знала, что вы здъсь, сказала онл. Я став возат нея и взяль ее за руку.

Она вздрогнула и побледивла.

Павно забытый трецеть пробъжаль по моимъ жиламъ при звукъ этого милаго голоса; ена посмотръда мий въ глаза своими глубокими и спокойными глазами; въ нихъ выражалась недовърчивость и что-то похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались, — сказалъ я. - Давно, и перемънились оба во мно-

Стало быть, ужъ ты меня не любишь?...

— Я замужемъ!.. сказала она.

 Опять? Однако, нѣсколько лѣть тому назадь, эта причина также существовала, но между тъмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ел запылали.

 Можеть быть, ты любинь своего второго мужа?...

Она не отвъчала и отвернулась. — Или онъ очень ревнивъ?

— Что жъ? Онъ молодъ, хорошъ, особенно, върно, богатъ, и ты боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ен лицо выражало глубокое отчанніе; на глазахъ свер-

— Скажи мић, — наконецъ прошентала опа, - тебъ очень весело меня мучить? А бы тебя должна ненавидать. Съ такъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты вичего мив не даль, кромв страданій... Ел голось задрожаль; она склонилась ко мий и опустила голову на грудь мою.

— Можеть быть, -- подумаль я, -- ты оттого-то именно меня и любила: радости за-

бываются, а печали никогда...

Я ее прашко обнять, и такъ мы оставались долго. Наконецъ губы наши сблизились и слились въ жаркій, унонтельный попедуй; ел руки были холодны какъ ледъ, голова горвла. Тугь между нами начался одинъ изъ тахъ разговоровъ, которые на бумагь не имфють смысла, которых в повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значение звуковъ замѣняеть и дополняеть значение словъ, какъ въ итальянской оперъ.

Она рашительно не хочеть, чтобъ я познакомился съ ел мужемъ, тъмъ хромымъ старичномъ, котораго я видёль мелькомъ на бульварћ; она вышла за него для сына; онъ богать и страдаеть ревматизмами. Я не позволиль себь надъ нимъ ни одной насмышки: она его уважаеть какъ отца-и будеть обманывать какъ мужа... Странная вещь сердце человъческое вообще, и женское въ особенности!

Мужъ Въры, Семенъ Васильевичъ Г...въ, дальній родственникъ княгини Лиговской. Онъ живетъ съ нею рядомъ. Въра частобываеть у внягнии: я ей даль слово познакомиться съ Лиговскими и волочиться за пилжной, чтобы отвлечь отъ неи внимане Такимъ образомъ мон планы нимало не разстроились, и мить будеть весело ...

Весело".. Да, и уже прошель тоть періедъ жизни душевной, когда ищуть только счастія, когда сердне чувствуєть необходимость зюбить сильно и страстно кого-набудь; теперь и только хочу быть любимымь. н то очень немногими; даже мит нажется, одной постоянной привязанности мет быде бы довольно: жалкая привычка сердца!..

Одно мит всегда было странно: я викогда не дълался рабомъ любимой женщины, напротивъ, я всегда пріобрѣталь напихъ волей и сердцемъ непобъдимую власть, вовсе объ этомъ не старалсь. Отчего это?отгого ли, что я никогда инчемъ очень не дорожу, и что она ежеминутно боллись выпустить меня изъ рукъ? или это магнитическое вліяніе сильнаго организма? или мнъ просто не удавалось встратить женшинусь унорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинь съ характеромъ: ихъ ли это дело!..

Правда, теперь вспомниль: одинъ разъ, одинъ только разъ и любилъ женщину съ твердою волей, которую никогда не вогь побъдить... Мы разстались врагами — и то, можеть быть, если бъ и ее встрътиль питью годами позже, мы разстались бы иначе...

Въра больна, очень больна, хотя въ этомъ и не признается; я боюсь, чтобы не было у нел чахотки, или такой бользни, которую называють fièvre lente—бользнь не русская вовсе, и ей на нашемъ языкъ вътъ названія.

Гроза застала насъ въ гротъ и удержала лишніе полчаса. Она не заставила меня клясться въ върности, не спрашивала, мобиль ли и другихъ съ тъхъ поръ, какъ мы разстались... Она ввёрилась мий снова съ прежней безпечностью-и я ее не обману: она единственная женщина въ міръ, которую и не въ силахъ быль обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, быть можеть, навъки: оба пойдемъ разными путами до гроба; но воспоминание о ней останется неприкосновеннымъ въ душъ моен; я ей это повториль всегда, и она мит върить, хоти говорить противное.

Наконецъ мы разстались; и долго следиль за нею взоромъ, пока ея шлянка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое бользненно сжалось, какъ носль нерваго разставанія. О, какь я обрадовался этому чувству! Ужъ не молодость ли съ своими благотворными бурями хочеть вернуться ко мив онять, или это только ей прощальный взглядь, последній подарокьна память?.. А смъшно подумать, что на на дать и еще мальчикъ: лицо хотя бледно, но еще свъжо; члены гибки и стройны; густыя кудри выотся, глаза горягь, кровь кипить...

Возвратись домой, и съль верхомъ и поукакаль въ степь. Я люблю скакать на торичей лошади по высокой травь, противы пустыннаго вътра; съ жадностью глотаю я благовонный воздухъ и устремляю взоры вь синюю даль, стараясь уловить туманные отерын предметовъ, которые ежеминутно становится все иснъе и иснъе. Какал бы горесть ни лежала на сердив, какое бы безпокойство ни томило мысль-все въ минуту разећется; на душћ станетъ легко: усталость тъла побъдить тревогу ума. Иъть женскаго взора, котораго оы и не забыль пон видъ голубого неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ.

Я думаю, казаки, зъвающие на своихъ вышках, види мени скачущаго безъ нужды и цели, долго мучились этою загадкой, нбо върно по одеждъ приняли меня за черкеса. МНВ ВЪ САМОМЪ ДВЯВ ГОВОРИЛИ, ЧТО ВЪ ЧЕРкесскомъ костюмъ верхомъ и больше похожъ на кабардинца, чемъ многіе кабардинцы. П точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишняго, оружіе цанное въ простой отделять, кахъ на манят не слишкомъ длинный, не слишкомъ короткій; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешметь былый, черкеска темнобурая. Я долго изучаль горскую носодку: ничемъ нельзя такъ польстить мосму самолюбно, какъ признавая мое искусство въ верховой жадъ на кавказскій ладъ. Я держу четырехъ лошадей: одну для себя, трехъ для пріятелей, чтобъ не скучно было одному таскаться по полямь; они беругь монхъ лошадей съ удовольствіемъ и никогда со мною не издять вместь. Было уже шесть часовъ пополудни, когда вспомнилъ я, что пора объдать. Лошадь моя была измучена; и вывхаль на дорогу, ведущую изъ Пяти-Горска въ нъмециую колонію, куда часто воданое общество ъздить en piquenique. Дорога идетъ извиваясь между кустарниками, опускаясь въ небольшіе овраги, гда протекають шумные ручьи подъсънью высокихъ гравъ, кругомъ амфигеатромъ возвышаются синія громады Бешту, Змінной, Желізной и Лысой горы. Спустнеь въ одинъ изъ такихъ овраговъ, называемыхъ на здъщнемъ норфчін балками, я остановился, чтобъ напонть лошадь; въ это времи показалась на дорогъ шумная и блестящая кавалькада; даж і въ черныхъ и голубыхъ амазонкахъ, €авалеры въ костюмахъ, составляющихъ

смъсь черкесского съ нижегородским»; внереди Бхали Грушницкій съ вняжною Мери

Дамы на водахъ еще върять нападеніямъ черкесовъ среди бълаго двя; въроятно, поэтому Грушницкій сверхъ создатской шинели повъсилъ шашку и нару пистолеговъ; онъ быль довольно смъщонь въ этомъ геройскомъ облачении. Высокій кусть закрыль меня отъ нихъ; но сквозь листьи его и ногъ видъть все и отгадать по выражениять ихъ лицъ, что разговоръ быль сентиментальный. Наконець они приблизились къ спуску; Грушницкій взяль за поводь дошадь княжны, и тогда и услышаль конецъ ихъ разговора:

— И вы цълую жизнь хотите остоться

на Кавказъ?-говорила кияжна.

— Что для меня Россія? — отвъчаль ся кавалеръ, - страна, гдъ тысячи людей, потому что они богаче меня, будуть смотреть. на меня съ презръніемъ, тогда какъ здъсьздась эта толстая шинель не помашали моему знакомству съ вами...

— Напротивъ ... сказала княжна, пекрас-

Лицо Грушницкаго взебразвас удовольстије. Онъ прододжалъ:

— Здась мол жизнь протечеть шумно, незамътно и быстро, подъ пулями дикарей, и если бы Богь мев каждый годъ носылаль одинъ свътлый женскій взглядъ, одняъ, полобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; и ударилъ плетью по лошади и вывхаль нзь-за куста...

- Mon Dieu, un circassien!.. Bockiur-

нула книжна въ ужасъ.

Чтобъ ее совершенно разувърять, я отвъчалъ по-французски, слегка наклонась: - Ne craignez rien, madame, je ne suis

pas plus dangereux que votre cavalier ... Она смугилась — но отчего? отъ своей ошнови, или оттого, что мой отвъть ей по-

казался дерзкимъ? И желаль бы, чтобъ последнее мое предположение было справедливо. Грушницкій бросиль на меня недоволь-

ный взглядъ.

Поздно вечеромъ, т. е. часовъ въ одиннадцать, я ношель гулять по линовой аллев бульвара. Городь спять; только въ н вкоторыхъ окнахъ мелькали огии. Съ трехъ сторонъ черивли гребии утесовъ, отрасли Машука, на вершинъ котораго лежало зловыщее облачко; мъсяць подымался на востокъ; вдали серебряной бахромой сверкали сиъговыя горы. Окливи часовыхъ перемежались съ шумомъ горачихъ ключей, спущенныхъ на ночь. Порою звучный топоть пона раздавался по улить, сопровождаемый скрипомъ чагайской аром и заунывнымъ

татарскимъ принавомъ. Л съль на скамью н задумался... Л чувствоваль необходимость излить свои мысли въ дружескомъ разговоръ... но съ къмъ?..-Что дълаетъ теперь Въра? – думалъ п... Я бы дорого далъ, чтобъ въ эту минуту пожать ел руку.

Вдругъ слышу быстрые и неровные шаги... Върно Грушвицкій... Такъ и есть!

— Откуда?

— Оть килгини Лигонской, — сказаль онь очень важно, - Какъ Мери поетъ!..

— Знаешь ли что?— сказаль я ему, — я пари держу, что она не знаеть, что ты юнкеръ; онадумаетъ, что ты разжалованный...

Можеть быть: Папое мив дъло!.. ска-

залъ онъ разсъянно.

— Нать, я только такъ это говерю...

- А знаешь ли, что ты нынче ее ужаспо разсердилъ? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могь ее увършть, что ты такъ хороню воспетанъ и такъ хорошо знаешь свать, что не могъ имать наміренія ее оспоронть. Она говорить, что у теся ваглый взглядъ, что ты, върно, о себѣ самаго высокаго мењејя.
- Она не ошибается... А ты не хочень ли за нее вступиться?

- Мит жаль, что и не имтю еще этого права...

— Ого! — подумалъ я: — у него, видно,

есть уже надежды.

— Впрочемъ, для тебя же хуже, — продолжаль Грушинцкій:- теб'я теперь трудно познакомиться съ ними-а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

- Самый пріятный домъ для меня теперь кой, - свазаль я, зівая, и всталь, чтобъ идти.
  - Однако признайся, ты расканваенься?..
- Бакой вздоръ! Если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...

- Посмотримъ...

— Даже, чтобъ тебѣ сдѣлать удовольстые, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочеть говорить съ тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговоръ ей наскучить... Прощай...

- А я погду шататься; я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдемъ лучше въ ресторацію, тамъ игра... мнъ нужны вынче сильныя ощущения...

— Желаю тебь проигралься...

Я пошель домой.

Прота почти недѣля, а я еще не познакомился съ Лиговскими. Жду удобнаго слу

чая. Грушницкій, какъ тінь, слідуеть за княжной вездь; ихъ разговоры безконечна когда же онъ ей наскучить?.. Мать не обращаеть на это вниманія, потому что онь не жения. Воть логика матерей! Я подилтиль два, три нажные взгляда-надо этому положить конецъ.

Вчера у колодца въ первый разълвилась Въра... Она съ тъхъ поръ, какъ мы встрътились въ гротъ, не выходила изъ дома, Мы въ одно время опустили стаканы п, наклонясь, она миж сказала шопотомъ:

— Ты не хочень познакомиться съ Лиговскими?.. Мы только тамъ можемъ виделься...

Упрекъ!.. скучно! По я его заслужизъ-Кстати: завтра баль но подпискѣ въ залѣ рестораціи, и я буду танцовать съ княжной мазурку.

29-го мал.

Зала рестораціи превратилась въ залу благороднаго собранія. Въ девлть часовъ век събхались. Килгиня съ дочерью явилась изъ последнихъ; многія дамы посмотрыли на нее съ завистью и недоброжелательствомъ, потому что кынжна Мери одавается со вкусомъ. Тѣ, которыя почитають себя здѣшевми аристократами, утапеъ зависть, примкнулись къ ней. Какъ быть? Гдв есть общество женщинъ, тамъ сейчасъ явится высшій и визшій кругь. Подъ окномъ, въ толит варода, стоялъ Грушинцкій, прижавъ лицо въ стеклу и не спуская съ глазъ своей богини; она, проходя мимо, едва примътно кивнула ему головой. Онъ просідль какъ солине... Танцы начались польскимъ; потомъ заиграля вальсъ. Шпоры зазвенъли, фалды поднялись и закружились.

Я стоялъ свади одной толетой дамы, осъненной розовыми перьями; пышность ел платья напоминала времена фижмъ, а пестрота ел негладкой кожи — счастливую эпоху мушекъ изъ черной тафты. Саная большая бородавка на ея шев прикрыта была фермуаромъ. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

 Эта княжна Лиговская пренесносная дввчонка! Вообразите, толянула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрыла на меня въ дорнеть... C'est impayable... И чамъ она гордится? Ужъ се надо бы про-

 За этимъ дѣло не станетъ!—отвѣчалъ услужливый капитанъ и отправился въ другую комнату.

Il тотчасъ подошель къ княжив, приглатая ее вальсировать, пользуясь свободой едъинихъ обычаевъ, позволяющихъ таниовать съ незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыб-

нуться и сирыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно павнодушный и даже строгій видь. Она неорежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бокъ-и мы пустились. Я не знаю талін болье сланострастной и гибной! Ел свъжее дыханіе касалось моего лица; иногда локонъ, отдълившійся въ вихрѣ вальса отъ своихъ товаришей, скользиль по горящей щект моей... и едилаль три тура [она вальсируеть удивительно хорошо]. Она запыхалась, глаза ея помутились, полураскрытыя губки едва могли прошентать необходимое: - merci, mensieur.

После исскольких минуть молчанія, я рокь оть страха и негодованія. сказаль ей, принявъ самый покорный видъ:

 — Я слышаль, квяжна, что, будучи вамъ его довольно крънко за руку и, посмотръвъ вовсе незнакомъ, я имъль уже несчастие заслужить ванну немилость... что вы меня литься-потому, прибаваль я, что княжванили дерзинмъ... Неужели это правда?

- И вамъ бы хотълось теперь меня утвердить въ этомъ мивнін? - отвъчала она съ пронической гримаской, которан, впрочемъ, очень идетъ къ ен подвижной физіо-

 Если и нивль дерзость вась чёмъвноудь оскоронть, то позвольте мий имить еще большую дерзость: просить у васъ пропенія.. И, право, и бы очень желать докасать вамъ, что вы насчетъ меня оппабались...

— Вамъ это будеть довольно трудно...

- Отчего же?...

— Оттого, что вы у насъ не бываете, а эти балы, въроятно, не часто будуть повторяться.

— Это значить, подумаль я: - что ихъ

двери для меня навъки закрыты.

— Знаете, княжна, — сказаль и съ нъкоторой досадой, - никогда не должно отвертать кающагося преступника: съ отчания онъ можетъ сдълаться еще вдвое преступвве... и тогда...

Лохоть и шушуканье насъ окружающихъ заставили меня обернуться и прервать мою оразу. Въ нъсколькихъ шагахъ отъ меня стояла группа мужчинъ, и въ ихъ числъ пракунскій капптань, изъявившій враждебныя намъренія противъ милой вняжны; опъ особенно быль чамъ-то очень доволенъ; потиралъ руки, хохоталъ и перемисивался сь товарищами. Вдругъ изъ среды ихъ отятлилея господинъ во фракт съ длинными Усами и красной рожей, и направилъ невървые шаги свои прямо къ вняжит: онъ оыль пьянь Остановись противъ смутившейся княжны и заложивъ руки за спину, онъ уставиль на нее мутно-сърые глаза и произнесъ хриплымъ дискантомъ:

Пермете... ну, да что туть!.. просто: выгажирую васъ на мазурку ..

 Что вамъ угодно? произнесла она. дрожащимъ голосомъ, бросая кругомъ умолающій ваглядь. Увы! ен мать были далеко, и возлъ нивого изъ знакомыхъ ей какалеровъ не было; одинъ адъютанть, влиется, все это видьть, да спритался за толной, чтобъ не быть замъщану въ исторію.

— Что же? — сказаль пьяный господинъ, мигнувъ драгунскому капитану, который ободрямъ его знаками: развъ вамъ не угодно?... Я-таки опить имъю честь васъ авгажировать pour mazure... Вы, можеть, думаете, что я пьянъ? Это ничего!.. Гораздо свободиће, могу васъ увършъ...

Я видълъ, что она готова упасть въ обмо-

Я подошель въ шьяному господину, взяль ему пристально въ глаза, попросиль удана давно ужъ объщалась танцовать мазурку со мною.

— Ну, нечего дълать!.. въ другой разъ!сказаль онь, васивлениесь, и удалился къ своимъ пристыженнымъ товарищамъ, которые тогчась увели его въ другую комнату.

Я быль вознаграждень глубовимь, чу-

деснымъ взглядомъ.

Еняжна подошла иъ своей матери и разсказала ей все; та отыскала меня въ толов и благодарила. Она объявила мив, что знала мою мать и была дружна съ полдожиной монхъ тетушекъ.

— Я не знаю, какъ случваесь, что мы до сихъ поръ съ вами незнакомы, - прибавила она: - но признайтесь, вы этому одни виною; вы дичитесь всехъ такъ, что ви на что не похоже. И надъюсь, что воздухъ воей гостиной разгонить вашъ силинъ... Не прав-

Я сказаль ей одну изъ техъ фразъ, которыя у веляаго должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго. Наконецъ съ хоръ загрешьла музыка; мы

съ кнажной усълись.

Я не намекаль ил разу ин о пьяномъ господинъ, ни о прежнемъ моемъ поведение, ни о Грушпицкопъ. Впечатлъніе, произведенное на нее непріятною сценою, малопо-малу разсъялось: личико ен расцвъло; она шутила счень мило; ен разговоръ былъ остеръ, безъ пригизанія на остроту, живъ п свободент; ел заижчанія вногда глубови... Я даль ей почувствовать очень запутанной фразой, что она миж нравятся. Она наклонила годовку и слегка покрасивла.

- Вы странный человъкъ!-сказала она потомъ, поднявъ на меня свои бархатные

глаза и принужденно засмъявшись.

- Я не хогъль съ вами знакомиться,продолжаль я:-потому что васъ окружаеть слишкомъ густая толна поклонинговъ, и л боялся въ ней исчезнуть совершенно.

- Вы напрасно боллись: они вск пре-

скучные...

— Већ! неужели већ?

Она посмотръла на меня пристально, стараясь будто приномнить что-то, потомъ опять слегка покраситла и наконецъ произнесла ръшительно: всъ!

— Даже мой другъ Грушницкій?

 — А онъ вашъ другъ? — сказала она, показывая некоторое сомнение.

— Онъ, конечно, не входить въ разридъ скучныхъ...

— Но въ разрядъ несчастныхъ, - сказалъ л, смъясь.

— Конечно! А вамъ смъшно? Я бъ желала, чтобъ вы были на его мъсть...

— Что жъ? я быль самъ нѣкогда юнкеромъ н, право, это самое лучшее время моей

— А развъ онъ юнкеръ?.: сказала она быстро, и потомъ прибавила: - а я думала...

— Что вы думали?..

- Ничего!.. Кто эта дама?

Туть разговорь перемьниль направление и къ этому ужъ болье не возвращался.

Воть мазурка кончилась, и мы разстались — до свиданія. Дамы разъёхались. Л пошель уживать и встрътиль Вернера.

— А-га!— сказалъ онъ:— такъ-то вы! А еще хотъли не иначезнакомиться съ княжной, какъ спасим ее отъ върной смерти.

 Я сдълалъ лучше, — отвъчалъ я ему: спасъ ее отъ обморока на балъ...

— Какъ это? Разскажите.

 Нѣтъ, отгадайте — о вы, отгадывающій все на свѣть!

30-го мая.

Около семи часовъ вечера и гулялъ на бульваръ. Группицкій, увидъвъ меня издали, подошель ко мнь; какой - то смышной восторгъ блисталъ въ его глазахъ. Онъ кръпко пожалъ мит руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:

— Благодарю тебя, Печоринъ... Ты понимаень мена?..

- Нфть; но во всякомъ случат не стоить благодарности, — отвъчаль и, не имън точно на совъсти никакого благодъянія.

– Какъ? а вчера? ты развъ вабылъ?.

Мери мић все разсказала...

А что? развѣ у васъ ужъ вынче все общее? и благодарность?

- Послушай, сказалъ Грушницкій очень важно: - пожалуйста, не подшучивай падъ

моей любовью, если хочень остаться моимъ пріятелемъ. Видинь: я ее любаю безумія... н я думаю, я надіюсь, она такке меня любить... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у нихъ вечеромъ; объшай мив замвчать все: и знаю, ты опытенъ въ этихъ вещахъ, ты лучие менязваешь женщинъ., Женщины! женщины! вто ихъ пойметь? Ихъ улыбии противорьчать ихъ взорамъ, ихъ слова объщають и манять, а звукъ ихъ голоса отгалкиваетъ То онъ въ минуту постигають и угалывають самую потаенную нашу мысль, то не понимаютъ самыхъ ясныхъ наменовъ. Вотг. хоть княжна: вчера ел глаза пылали ствастью, останавливались на мнв, нынче ови тусклы и холодны ..

Это, можеть быть, следстве действа

водъ, отвъчалъ л.

— Ты во всемъ видилы худую сторону... матеріалисть! прибавиль онъ презрительно. Впрочемъ, перемънимъ материю пр. повольный илохимъ каламбуромъ, онъ разве-

Въ девятомъ часу мы вижеть пошля въ

Проходя мимо оконъ Вфры, я видъль се у окна. Мы кинули другь другу бътлы взглядъ. Она вскоръ послъ насъ вошла въ гостиную Лиговскихъ. Княгиня меня ей представила, какъ своей родственниць. Пили чай; гостей было много; разгеворь быль общій. Я старался понравиться княсивь, шутиль, заставляль ее нъсколько разъ свъяться отъ души; княжий также не разъ хотълось похохотать, но она удерживалась, чтобъ не выйти изъ принятой роли: она находить, что томность къ ней идеть, и, можеть быть, не онибается. Грушинций, кажется, очень радъ, что моя веселость ее не

Послѣ чая всѣ пошли въ залу.

 Довольна ль ты монмъ послушавіемъ, Вфра? — сказаль и, проходи мимо ся,

Она мий кинула взглядь, исполненный зюбви и благодарности. Я привыкъ къ этимъ взглидамъ; но пфкогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортеніано; вет просили ее сивть чтонибудь-и молчаль, и, пользунсь суматохой, отошель из окну съ Върой, которая мнъ хотьла сказать что - то очень важное для насъ обонхъ... Вышло-вздоръ...

Между тымъ княжнъ мое равнодушіе было досадно, накъ я могъ догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... С я удивительно понимаю этогъ разговоръ, ньмой, но выразительный, праткій, но силь-

Она ванћла; ел голосъ не дуренъ, по-

поетъ она плохо... впрочемъ, я не слушалъ. старалась показать, что слушаеть его со за то Грушницкій, облокотясь на рояль противъ нея, пожираль ее глазами и поминутпо говориль вполголоса: \_charmant!.. deli- дать призняу внутренняго возненія, язоcjeux!..

- Послушай, - говорила мит Втра: - я взглявт не хочу, ятобъ ты знакомился съ мониъ мужемъ, но ты долженъ непремънно понра- гитесь! Вы хотите мнъ отплатить тою же виться княгинт; теот это легко: ты можены монетою, кольнуть мое самолюбіє—вань не все, что хочешь. Мы здісь только будеми удастся! и если вы мик объявите войну, то видъться...

— Только?..

Она покрасићла и продолжала:-Ты знаешь, что я твоя раба; я викогда не умъла тебт противиться... и я буду за это накарана: ты меня разлюбинь! По крайней мъръ, и хочу сберечь свою репутацію... не для себя-ты это знаешь очень хорошо!... 0, я прошу тебя: не мучь меня попрежнему чустыми сомнъньями и притворной холодлостью; я, можеть быть, скоро умру; я чувствую, что слабъю со дня на день... и, не скотря на это, я не могу думать о будущей жизни, и думаю только о тебъ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я, клянусь тебь, я, прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркіе поцълуи не могуть замжнить его.

Между тъмъ книжна Мери перестала изгъ Ропотъ похваль раздался вокругъ нея; п по ощемь въ ней послъ всехъ и сказаль ей что-то на счетъ ел голоса довольно небрежно.

Она сдълала гримаску, выдвинувъ нижшою губу, и присъла очень насмъщливо.

— Мић это темъ болъе лество, — сказала она,-что вы меня вовсе не слушали; по вы, можеть быть, не любите музыки?.. — Напротивъ... послъ объда особенно.

— Грушницкій правъ, говоря, что у васъ самые прозанческие вкусы... и и вижу, что вы любите музыку въ гастрономическомъ отношенін.

— Вы ошибаетесь опять; и вовсе не гастрономъ: у меня прескверный желудокъ. Но музыка послъ объда усыпляеть, а спать носль объда здорово; слъдовательно, я люблю музыку въ медицинскомъ отношения. Вечеромъ же она, напротивъ, слишкомъ раздражаеть мои нервы: мнт делается или слишкомъ грустно, или слишкомъ весело. То и другое утомительно, погда исть положительной причины грустить или радоваться, и притомъ грусть въ обществъ смъшна, а слишкомъ большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, съла возлъ Грушницкаго, и между ними пачалел какой-то сентиментальный разговоръ; кажется, жняжна отвъчала на его мудрыя фразы довольно разстянно и неудачно, хотя

бражавшагося иногда въ ся безпокойномь

— Но я вась отгадаль, милая княжна, бере-

я буду безпощаденъ,

PEPOR HARIEFO EPENERI.

Въ продолжение вечера и нъскольно разъ нарочно старался выбшаться вы ихъ разговоръ, но она довельно сухо встръчала мон замъчанія, и я съ притворною досадой наконецъ удалился. Княжна торжествовала: Грушницкій тоже Торжествуйте, друзья мон, торонитесь... вамъ недолго торжествовать!.. Какъ быть! у меня есть предчувствіе... Знакомись съ женщиной, и всегда безопибочно отгадываль, будеть ова меня любить или

Остальную часть вечера и провель возла Въры и до-сыта наговорился о сгаринъ. За что она меня такъ любить-право не знаю; тамъ болте, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всёми моими желкими слабостими, дурными страстями... Неужели эло такъ привлекательно?...

Мы вышли видеть съ Грушнициямъ; на улиць онъ взяль меня подь-руку и поель долгаго молчанія сказаль:

— Ну, что?-

— Ты глупъ, -хотълъ и ему ответить, но удержался и только пожаль илечами.

Всъ эти дни я ни разу не отступиль отъ своей системы. Княжнъ начинаетъ нравиться мой разговоръ; я разсказаль ей нъкоторые нзъ странныхъ случаевъ моей жизни, и они начинаеть видыть во мит человъка необыкновеннаго. Я смъюсь надъ всемъ на свъть. особенно надъ чурствами: это начинаетъ ее пугать. Она при мнв не смветь пускаться съ Грушницкимъ въ сентиментальныя пренія, и уже насколько разъ отрачала на его выходии насмешливой улыбной; но я всякій разъ, какъ Грушнинкій подходить въ ней. принимаю смиренный видь и оставляю ихъ вдвоемъ, въ первый разъ была она этому рада, или старалась показать; во второй разсердилась на меня; въ третій-на Грушниц-

 — У васъ очень мало самолюбія!—сказала она миъ вчера... Отчего вы думаете что мил веселье съ Грушинцкимъ?

И отвъчаль, что жертвую счастию прілтели своимъ удовольствіемъ...

— И менять, прибавила она.

Я пристально посмотрълъ на нее и приналь серьезный видь. Потомъ целый день не говорилъ съ ней ни слова... Вечеромъ она была задумчива; нынче поутру у колодца еще задумчивъе. Когда я подошелъ къ ней, она разсъянно слушала Грушницкаго, который, кажется, восхищался природой, но только что завидъла меня, она стала хохотать (очень не кстати), показывал. будто меня не примъчаетъ. Я отошелъ подальше и украдкой сталь наблюдать за ней: она отвернулась отъ своего собесъдника и завнула два раза. Рашительно, Грушницкій ей надоблъ. Еще два дня не буду съ ней говорить.

/ 11-го іюня.

Я часто себя спрашиваю, зачымы я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой пъвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чему это женское кокетство? Въра меня любить больше, чамъ княжна Мери будеть любить когда-вибудь; если бъ она миж казалась непобъдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завленся трудностью предпріятія...

Но вичуть не бывало! Следовательно, это не та безпокойная потребность любви, которая насъ мучить въ первые годы молодости, бросаетъ насъ отъ одной женщины къ другой, пока мы найдемъ такую, которая насъ терпъть не можетъ: тутъ начинается наше постоянство-истинная, безконечная страсть, которую математически можно выразить ляніей, падающей изъ точки въ пространство; секрегъ этой безконечности - только въ невозможности достигнуть цъли, то есть конца.

Изъ чего же я хлопочу?-Изъ зависти къ Грушницкому? Бфдняжка! онъ вовсе ел не заслуживаетъ. Иль это слъдствіе того сквернаго, по непобъдимаго чувства, которое заставляеть насъ уничтежать сладкій заблужденія ближняго, чтобъ вміть мелкое удовольствие сказать ему, когда онъ въ отчаяни будетъ спрашивать, чему онъ долженъ върить:

— Мой другъ, со мною было то же самое, и ты видишь, однако, я объдаю, ужинаю и силю преспокойно и, надъюсь, сумѣю умереть безъ крика и слезъ.

А въдь есть необълтное наслаждение въ обладаніи молодой, едва распустившейся души! Она, какъ цвътокъ, котораго лучший аромать испарается на встрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту в, подышав . имъ до-сыта, бросить на дорогь: авось кто-нибудь подниметь! Я чувствую въ себъ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встръчается на пу-

ти; я смотрю на страданія и радости до гихъ только въ отношении къ себъ, какъ на иншу, поддерживающую мои душевные силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ вліяніемъ страсти; честоль. біе у меня подавлено обстоятельствани, но оно проявилось въ другомъ видъ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе-подчунять моей воль все, что меня окружаеть, Возбуждать къ себъ чувство любви, предавности и страха-но есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого-нибудь причиною страданій и радостей, не имъя на то никакого положи. тельнаго права — не самая ли это сладкая нища нашей гордости? А что такое счастіе? Насыщенная гордость. Если бъ и почиталь себя лучше, могущественные всыхы на свыть, я быль бы счастливь; если бъ всь меня любили, я въ себъ нашелъ бы безпонечные источники любви. Зло порождаеть зло; первое страдание даеть понятие объ удовольствій мучить другого. Иден зла не можеть войти въ голову человъна безътого, чтобъ онъ не захотъль приложить ее къ дъйствительности. Идеи-созданія органическія, сказаль кто-то: ихъ рожденіе даеть уже имъ форму, и эта форма есть дъйстви: тоть, въ чьей головъ родилось больше идей. тоть больше другихъ дъйствуеть. Оть этсго геній, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть, или сойти съ ума, точно также, какъ человъкъ съ могучниъ тьлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведении, умираетъ отъ апоплексическаго удара.

Страсти не что иное, какъ иден при целвомъ своемъ развитии; онъ принадлежность юности сердна, и глупецъ тотъ, кто думаетъ цълую жизнь ими волноваться: многія спокойныя ріки начиваются шумными водопадами, а ни одна не скачеть и нешьвится до самаго моря. Но это спокойствие часто признакъ великой, хоти скрытой склы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаеть овыссияхь порывовь; душа, страдая и наслаждалсь, даеть во всемъ сеов строгій отчеть и убъщдается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный этой солнца ее изсущить; она проникается своей собственной жизныюлельеть и наказываеть себя, к икъ любима го ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояни самопознания человъкъ можеть опънить правосудіе Божіе.

Перечитывая эту страницу, я замъчаю, что далеко отвлекся отъ своего предмета... Но что за нужда?.. Въдь этотъ журналъ нишу я для себя и, слъдственно, все, что я въ него ни брошу, будеть современемъ проваль не что инос, кавъ угасній кратеры;

Пришель Грушницкій и бросился мив на шею: онъ произведенъ въ офицеры. Мы выпили шампанскаго. Докторъ Вернеръ вошель вследь за нимъ.

— Я васъ не поздравляю, —сказалъ онъ Грушницкому.

\_ Отчего?

- Оттого, что солдатская шинель къ вамъ очень идеть, и признайтесь, что армейскій пихотный мундиръ, сшитый здась на вовахъ, не придастъ вамъ вичего интереснаго... Видите ли, вы до сихъ поръ были исилюченіемъ, а теперь подойдете подъ общее

- Толкуйте, толкуйте, докторъ! вы мнъ не помъшаете радоваться. Онъ незнаетъ, прибавиль Грушинцкій мит на ухо: скольво надеждъ придали мит эти эполеты... 0... эполеты, эполеты! ваши звъздочки - путеводительныя звъздочки... Нътъ! я теперь совершенно счастливъ.

— Ты идешь съ нами гулять въ про- принавъ глубово-тронутый видъ:

валу? \_\_спросиль и его.

пока не готовъ будеть мундиръ.

— Нать, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить.

- Скажи мнъ однако, какъ твои дъла сь нею?

Онъ смутился и задумался: ему хотълось похвастаться, солгать-и было совъстно, а вивств съ этимъ было стыдно признаться въ истинъ.

- Какъ ты думаень, любить ли она тебя?..

— Любитъ ли? Помилуй, Печорияъ, какія у тебя понятія!, какъ можно такъскоро?.. Да если она даже и любить, то порядочная женщина этого не скажеть...

 Хорошо! И, вфроятно, по-твоему, порядочный человакъ долженъ тоже молчать о своей страсти?..

— Эхъ, братецъ! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ин къ чему женщину не обязываеть, тогда накъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надуваеть... — Она?.. отвъчалъ онъ, поднявъ глаза

къ небу и самодовольно улыбнувшись: мнъ жаль тебя, Печоринъ!...

Вечеромъ многочисленное общество отправилось пъшкомъ къ провалу. По мижнію здъшнихь ученыхь, этоть

онъ находится на отлогости Мангуна, въ версть от города. Въ нему ведеть узкам тропинка нежду кустарниковы и скаль; вабираясь на гору, я подаль руку княжик, и она ее не покидала въ продолжении цълой прогулки.

Разговоръ нашъ начался злословіемъ: п сталь перебирать присутствующихь и отсутствующихъ нашихъ знакомыхъ; свачала выказываль сифиныя, а после дурныя ихъ стороны, Желчь моя взволновалась. Я началъ пвути и окончиль искреннею злостью. Сперва это ее забавлило, а потомъ испугало.

 Вы опасный человъпъ! — сказала она мнь:-- я бы лучше желала попасться въ льсу подъ ножъ убійцы, чамъ на язычекъ... Я васъ прошу не шута: когда вамъ вздумается обо мит говорить дурно, возьмите лучие ножъ и заръжите меня-я думаю, это вамъ не будеть очень трудно.

Развъ я похожъ на убінцу?...

— Вы хуже...

И задумался на минуту и потомъ сказаль,

— Да, такова была моя участь съ сама-— Я? Ни за что не покажусь килжив, го дътства! все читали на моемъ леце поизнаки дурныхъ свойствъ, которых: не было; — Прикажень ей объявить о твоей ра- но ихъ предполагали—и они родились Я быль спромень-меня обвинали въ лукавствъ: и сталъ спрытенъ. И глубово чувствовалъ добро и зло-никто меня не лаекалъ, вев оскорбляли: п сталъ влонамитенъ; и былъ угрюмъ-другія дъти веселы и болганвы; я чувствовать себя выше ихъменя ставили виже: а сдълался завистливъ. Я быль гоговь дюбить весь міръ-меня никто не поплат: и и выучился ненавидать. Моя безцвътная молодость протекла въ борьбъ съ собой и свътомъ; дучнія мон чувства, болсь насмъшки, и хоронилъ въ глубинъ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду-мит не втрили: я началъ обманывать; узнавъ хорошо свъть и пружины общества, я сталь непусень въ наукт жизни, и виделъ, какъ другіе безъ пекусства счастаным, пользупсь даромъ тъми выгодами, которыхъ и такъ пеугомимо добивался. II тогда въ груди моей родилось отчанніене то отчанніе, которое лечать дуломъ шистолета, но холодное, безсильное отчаније, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдълался нравственнымъ калъкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отръзаль и бросилъ-тогда какъ другая шевелилась и жила ит услугамъ каждаго, и этого никто не замътиль, потому что никто не зналь о существованіи погибшей ед подовлени: по вы теперь во мив разбудили

энитафію. Многимъ всь вообще эпитафіи кажутся смѣшными, по мнѣ-нѣтъ; особенно, когда вспомню о томъ, что подъ ни- нится, - говорила мит Втра: - лучие скажи ми нокоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздълять мое мивніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна-пожалуйста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчить ни мало.

Въ эту минуту я встретилъ ел глаза: въ вихъ бъгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіе-чувство, которому покоряются такъ легко всъ женщины, впустило свои когти въ ел неопытное серице. Во все время прогулки она была разебянна, ни съ къмъ не кокетничала-а это великій при-

Мы пришли къ провалу: дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не покидала руки моей. Остроты здъщнихъ денди ее пе смъщили; крутизна обрыва, у котораго она стояла, ее не пугала, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего печальнаго разговора; но на пустые мои вопросы и шутки она отвѣчала коротко и разсБинно.

- Любили ли вы?-спросиль я ее наконецъ.

Она посмотрѣла на меня пристально, поначала головой и опять впала въ задумчивость: явно было, что ей хоталось что-то сказать, но она не знала съ чего начать; ея грудь возновалась... Какъ быть! кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробъжала изъ моей руки въ ея руку; вев почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманываемъ, думая, что насъ женщина любить за наши физическія или правственныя достоинства; конечно, они приготовляють, располагають ея сердце къ принятию священнаго огня; а все-таки первое прикосновение рашаеть дало.

— Не правда ли, и была очень любезна сегодня? -- сказала мит княжна съ принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняеть въ холодиости... О, это первое, главное тор-

Завтра она захочетъ вознаградить мени. Я все это ужъ знаю наизусть-воть что скучно.

12-го іюня.

Нывче я видълъ Въру. Опа замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, ка-

воспоминание о ней, и я вамъ прочелъ ел жется, ей повърять свои сердечимя тайвынадо признаться, удачный выборъ!

> — Я отгадываю, къ чему все это кломнъ просто теперь, что ты ее любинь.

— Но если я ее не люблю?

— То зачамъ же ее пресладовать, тревожить, волновать ся воображеніе!.. О. я тебя хорошо зваю! Послушай, если ты хочешь чтобъ я тебѣ върпла, то пріѣзжай черезъ недълю въ Кисловодскъ; послъ завтра мы пере-Взжаемъ туда. Княгиня остается здѣсьдольше. Найми квартиру рядомъ: мы оудемъ жить въ большомъ домъ близъ источника, въ межевинь; внизу кнагина Леговская, а рядомъ есть домъ того же хозяина, который еще не занять... Прівдешь?..

Я объщаль, и въ этотъ же день посладъ

занить эту квартиру.

Грушницкій пришель по миб вы шесть часовъ и объявилъ, что завтра будеть готовъ его мундиръ, какъ разъ къ балу

— Наконецъ я буду съ нею танцовать цълый вечеръ... Воть наговорюсь!-приба-

— Когда же балъ?

— Да завтра! Развъ не знаень? Большой праздникъ, и здъщнее начальство взилось его устроить...

— Пойдемъ на бульваръ ...

— Ни за что, въ этой гадкой шинели...

— Какъ, ты ее разлюбилъ?..

Я ушель одинь и, встративъ квяжну Мери, позваль ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, какъ прошлый разъ. сказала она, очень мило улыбалсь...

Она, кажется, вовсе не замъчаетъ отсутствія Грушницкаго.

 Вы будете завтра пріятно удивлены, сказалъ я ей.

— Чъмъ?..

— Это секреть... на баль вы сами дога-

Я кончиль вечеръ у княгини; гостей не было, кром'в Вфры и одного презабавнаго старичка. Я быль въ духв, импровизироваль разныя необыкновенныя исторіи; княжна сидъла противъ меня и слушала мой вздоръ съ такимъ глубокимъ, напряженнымъ, даже нъжнымъ вниманіемъ, что мит стало совъстно. Куда дъвалась ен живость, ен покетство, ел капризы, ел дерзкая мина, презрительная улыбка, разсіянный взглядь

Въра все это замътила; на ел бользиенномъ лицъ изображалась глубокая грусть, она сидъла въ тъни у окна, погрузясь в широкія кресла... Мнів стало жаль ее.

Тогда я разсказаль всю драматическуй

исторію нашего знакомства съ нею, нашей побви-разумъется, прикрывъ все это вымышленными именами,

Я такъ живо изобразиль мою нъжность, мон безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свъть выставиль ел поступки, характеръ, что она поневоль должна была простить мы мое кокетство съ княжной.

Она встала, подсъла къ намъ, оживилась. и мы только въ два часа ночи вспомнили, что доктора велять ложиться спать въ одиннаднать.

13-10 imas.

За полчаса до бала явился по мит Груш- шелъ медленно; мит было груство... Непинкій въ полномъ сіяніи армейскаго пътотнаго мундира. Къ третьей пуговиць при- ченіе на земль разрушать чужів надежды стегнута была бронзовая ценочка, на кото- Съ техъ норь, какъ и живу и действум, рой висиль двойной лориеть; эполеты, неимовфрной величины, были загнуты кверху. въ видъ крылышекъ Амура; саноги его скрипъли, въ ливой рукт держалъ онъ корич- прійти въ отчанніе! Я быль необходимов невыя дайковыя перчатки и фуражку, а правою вабиваль ежеминутно въ мелкія куд- жалкую роль палача, или предателя. Какую он завитой хохоль. Самодовольствіе и вить прав вибла на это судьба?. Ужъ не наств нъкоторая неувъренность изображались на его лицъ; его праздничная наружность, его гордая походка заставили сы меня расхохотаться, если бъ это было согласно съ монии намфреніями.

Онъ бросилъ фуражку съ церчатками на столь и началь обтягивать фалды и поправлаться передъ зеркаломъ; черный огромный платокъ, навернутый на высочайшій подгалстучникъ, котораго щетина поддерживаза его подбородокъ, высовывался на полвершка изъ-за воротника; ему показалось мало: онъ вытащиль его кверху, до ушей; оть этой трудной работы поо воротникъ мундира обыть очень узокъ и безпоноенъ-лицо его налилось кровыю.

— Ты, говорять, эти дни ужасно волочился за моей княжной? — сказаль онъ довольно небрежно и не глада на мена.

— Гдъ намъ дуракамъ чай цить!-огвъчаль я ему, повторяя любимую поговорну одного изъ самыхъ ловкихъ повъсъ прошлаго времени, воспътаго въкогда Пушки-

Скажи-ка, хорошо на мит сидить мундиръ?.. Охъ, проклатый жидъ!.. какъ подъ мышками режеть... Неть ли у тебя духовь?

— Помилуй, чего тебь еще? отъ тебя и такъ ужъ несетъ розовой помадой.

— Ничего, дай-ка сюда...

Онъ налилъ себъ полетилянии за галстухъ, въ носовой платокъ, на рукава.

— Ты будешь танцовать?—спросиль онъ. — Я боюсь, что мий съ княжной при- отпривала она, смелеь.

дется начинать мазурку-я не знаю потгл ни одной фигуры...

— А ты зваль ее на вазурку?

- Нътъ еще.

— Смотри, чтобъ тебя не предупредиля — Въ самомъ дъль! — свазалъ онъ, ударявъ себя по збу.-Прощай... Пойду дожидаться ее у подъезда. - Онъ схватель фуражку и побъщаль.

Черезъ полчаса и а отправился. На улицъ было темно и пусто; вокругъ собранія, вли трактира, какъ угодно, твеннаса народъокна его свыгились; звуки полковой музыви доносиль во мив всчерній вытеры. Я ужели, думаль и, мое единственное назнасудьба пакъ-то всегда приводила меня въ развизив чужихъ драмъ, накъ будто безъ меня никто не могъ бы на умереть, на лицо плитаго акта; невольно и разыгрываль значенъ ли и ею пъ сочинители мащансвихъ тратедій и семейныхъ романовъили въ сотрудники поставщику повъсте напримъръ, для "Библютеки для Чтения. Почему знать?.. Мало зн людей, начинал жизнь, думають кончить ее какъ Александръ Великій, или лордь Байронь, а между темъцалый вана остаются титулярными совытниками?..

Войдя въ залу, я спрагался въ толев мужчинъ и началъ дълать свои наблюдения. Грушницкій стояль возлі княжны и что-го говорилъ съ большимъ жаромъ: она его разсъянно слушала, смотръла по сторонамъ, приложивь вкерь къ губкамъ; на лицк ен изображалось нетеритине, глаза ен некали кругомъ кого-то; и тихонько подошелъ сзади, ятобъ поделушать ихъ разговоръ.

— Вы мени мучите, выпана!-говорил-Грушниций: -- вы ужасно перемънились съ тъхъ поръ, какъ я васъ не видалъ...

— Вы также переилингы, — отвъчала она, бросивъ на него быстрый взглядь, въ которомъ онъ не умель разобрать тайном насмѣшки,

— Я? и перемънилел?.. О, нивогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто выдальвасъ однажды, тотъ навъки унесеть съ собою вашъ божественный образъ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и такъ часто, внимали благосилонно?..

— Потому что я не люблю повтореній,—

— 0, я горько ошибся!., Я думаль, безумный, что по крайней мара эти эполеты падуть мий право надънться... Ифть, лучше бы мых вакъ остаться въ этой презранной создатской шинели, которой, можетъ быть, я быль обязань вашимь вниманіемъ,..

— Въ самомъ дълъ, вамъ шинель го-

раздо болье къ лицу...

Въ это время я подошель и поклонился пняжић; она немножко покрасићла и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печоринъ, что сърая шинель гораздо больше идеть къ мсье Грушницкому?..

— Я съ вами не согласенъ, - отвъчалъ я:-въ мундирѣ онъ еще моложавѣе.

Грушницкій не вынесъ этого удара: какъ всь мальчики, онъ имъетъ претензію быть старикомъ; онъ думаетъ, что на его лицъ глубокіе слады страстей заманяють отпечатокъ лъть. Онъ на меня бросилъ бъщеный взглядъ, топнулъ ногою и отошелъ прочь.

— А признайтесь, сказаль я княжнъ: что хотя онъ всегда быль очень смёшовъ, по еще недавно онъ вамъ казался интере-

сенъ... въ сърой шинели?..

Она потупила глаза и не отвъчала.

Грушнинкій цёлый вечеръ преследоваль княжну, танцовалъ или съ нею, или vis-àvis; онъ пожираль ее глазами, вздыхаль и надобдаль ей мольбами и упреками. Послъ третьей кадрили она его ужъ ненавидъла.

— Я этого не ожидаль оть тебя, — сказаль онь, подойда ко мнв и взявь меня за руку.

- 'lero?

— Ты съ нею танцуень мазурку? — спросиль онь торжественнымь голосомь. — Она миъ призналась...

- Ну, такъ что жъ? а развъ это се-

- Разумъется... Я долженъ быль этого ожидать оть девчонки, оть кокетки... Ужь п отомщу!

— Изнай на свою шинель, или на свои эполеты, а зачимъ же обвинять ее? Чимъ она виновата, что ты ей больше не правишься?.

Зачѣмъ же подавать надежды?

— Зачымы же ты надыялся? Желаты и добиваться чего-нибудь- понимаю; а кто жъ надъется?

— Ты выиграль пари, только не совстмъ, - сказалъ онъ, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкій выбиралъ одну только княжну, другіе кавалеры поминутно ее выбирали: это явно быль заговоръ противъ меня - тъмъ лучие: ей хочется говорить со мною, ей мъщають-ей захочется вдвое болве.

Я раза два пожаль ея руку; во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова

- Я дурно буду спать эту ночь, - спазала она мив, когда мазурка кончилась.

Этому виновать Грушницкій.

— О, нътъ! И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что и далъ себъ слево въ этотъ вечеръ непремвино поивловать ея руку.

Стали разъезжаться. Сажая вняжну въ карету, я быстро прижаль ея маленькую ручку къ губамъ своимъ. Было темно, п

никто не могъ этого видъть.

повъсти и романы.

Я возвратился въ залу очень доволенъ

За большимъ столомъ ужинала молопежь и между ними Грушницкій Когда я вошель. всв молчали; видно, говорили обо мив. Многіе съ прошедшаго бала на меня дуются, особенно прагунскій канитань; а теперь, кажется, рышительно составляется противъ меня враждебная шайка подъкомандой Грушницкаго. У него такой гордый и храбрый

Очень радъ; и люблю враговъ, хотя не по-христіански. Они меня забавляють, волнують мив кровь. Быть всегда на стражь, ловить каждый взглядь, значение каждаго слова, угадывать нам'вреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимь толчкомъ опровинуть все огромное и многотрудное здание изъ хигростей и замысловъ-вотъ что я называю жизнью.

Въ продолжение ужина Грушиниций шептался и перемигивался съ драгунскимъ ка-

14-ro imma.

Нынче поутру Въра убхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. И встрътиль ихъ карегу, когда шель въ внагинь Лиговской Онамнъ кивнула головой: во взглядь ед быль упрепь.

Кто жъ виноватъ? Зачьмъ она не хочетъ дать мих случай випьсьой съ нею наединъ? Любовь, какъ огонь, - безъ пищи гаснеть. Авось ревность сділаеть то, чего не

могли мои просьбы.

Я сидель у килгини битый чась. Мера не вышла: больна. Вечеромъ на бульваръ ел не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лористами, приняла въ самомъ дъль грозный видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдълали бы ей какую - нибудь дерзость. У Грушницкаго расгрепанная прическа и огранный виды: онъ, кажется, въ самомъ дълъ огорченъ, особенно самолюбие его оскоролено; но втав есть же люди, въ которыхъ даже о залніе забавно!..

Возвратись цомой, и замитиль, что мих чего-то недостаеть. Я не видаль ем! Она

больна? Ужъ не влюбился ли я въ самомъ изль?.. Какой вздоръ!

15-го іюня.

тврой нашего времени,

порый киягиня Лиговская обыкновенно по- баясь:—въ которыхъ благородный человікъ тветь въ Ермоловской ванив я шель ми- обязанъ жениться, в есть маменьки, котответь во дома. Княжна сидья задумчиво у рыя по крайней мърт не предупреждають овна: увидъвъ меня, вскочила.

не было. и я безъ доклада, пользуясь сво водахъ, преопасный воздухъ: сволько я ви-

838

по княжны. Она стояла у фортеніано, опер- меня хотіли женнть! Именно, одна убедпись одной рукой на спинку кресель; эта ная маменька, у которой дочь была очень рука чугь-чугь дрожала! Я тихо подошель блёдна. Я нивль несчастіе сказать ей, что пь ней и сказаль:

\_ Вы на меня сердитесь?..

Она подняла на меня томный, глубокій міть руку своей дочери и все свое состопорть и покачала головой; ея губы коткли яніе-пятьдесять душть, кажется. Но я отпроговорить что-то, и не могли; глаза на- въчалъ, что я къ этому неспособенъ. пополининсь слезами; она опустилась вы кресла и закрыла лицо руками.

- Что съ вами?-сказалъ я, взлвъ ен DVEV.

жевя!..

Я едфлаль ифсколько шаговъ... Она выпряжилась въ креслахъ; глаза ея засвервали. Я остановился, взявшись за ручку две-

ри, и сказаль;

какъ безумецъ... этого въ другой разъ не у окна и навожу зорнеть на ен балконъ; случится: я приму свои мівры... Зачівмь она давно ужь одіта и ждеть условленвами, знать то, что происходило до сихъ наго знака; мы встрачаемся, будто нечалипоръ въ душть моей? Вы этого никогда не но, въ таду, который ота нашихъ домовъ

шедши домой, бросился на постель вы со- гаеть ка любви, что здась бывають развершенномъ изнеможенія.

женитесь на княжив Лиговской?

ние ваняты этой важной новостью; а ужъ оти больные такой народь: все знають!

— Это штуки Грушницкаго, —подумаль я.

- Чтобъ вамъ доказать, докторъ, ложпость этихъ слуховъ, объявляю вамъ по секрету, что завтра я переважаю въ Кисловодскъ...

- Нать; она останется еще на педало ВДЕСЬ.

— Такъ вы не женитесь?..

— Докторъ, докторъ! посмотрите на меня: поужели я похожь на жениха, пли на что-нибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, Въ одиниадцать часовъ утра-часъ, въ ко- есть случан, прибавить онь, китро улыэтихъ случаевъ... Итакъ, я вамъ совътую, я вошель въ переднюю, людей анкого какъ пріятель, быть остороживе, Здісь, на пе овыс зданинихъ правовъ, пробранся въ дань прекрасныхъ молодыхъ людей, достойныхъ лучшей участи, и укажавшихъ отсю-Тусклая бледность покрыла милое ли- да прямо подъ венець... Даже, поверите ли. цвыть лица возвратится послы свадьбы; тогла она со слезами благодарности предложила

Вернеръ ущель въ полной уверенности.

что онъ меня предостерегь.

Нзъ словъ его я зам'ятиль, что про меня и княжиу ужъ распущены въ городъ — Вы меня не уважаете!.. О. оставьте разные дурные слухи: это Грушвинкому даромъ не пройдеть!

Воть ужь три дня, какь я вь Кисловодскі. Каждый день вижу Віру у колодца — Простите меня, княжна! я поступнав и на гуляные. Угромы, просыпаясь, сажусь узваете, и тымь лучше для васъ. Прощайте!.. спускается къ колодну. Живительный гор-Уходя, мив кажется, я слышаль, что она ный воздухь возвратиль ей пвыть липа и Я до вечера бродиль пъшкомъ по окрест- гатырекимъ ключемъ. Здъщие жители утвервостямъ Машука, утомился ужасно и, при- ждають, что воздухъ Кисловодска располаначинались у подошны Машука. И въ са-— Правда ли,—спросить онъ, что вы момь дъль, эльсь все плиеть уединеніемь; повыхь азлей, склоняющихся надь пото-— Весь городь говорить; вет мен боль- комъ, который съ шумомъ и пънею, падал между зеленьющими горами — и ущельи, полныя мглою и молчаніемь, которыхь вётви разбъгаются отсюда во веъ стороны — и свъжесть ароматическаго воздуха, отягощеннаго испареніями высоких южных гравь и бълой акацін-и постоянный сладоствоусыпительный шумь студеных ручьевь. воторые, встратись въ конца долини, батугь дружно взапуски и пакопець кидактел вт. Полкумокъ. Съ этой стороны ушелье

по ней вьется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ и на нее взглину, мив все кажется, что вдеть карета, а изъ окна кареты выглядываеть розовое личико. Ужъ много кареть проблало по этой дорогь-а той все нъть. Слободка, которая за крѣпостью, населилась; въ рестораціи, построенной на холыь, въ нъсколькихъ шагахъ оть моей квартиры, начинають мелькать вечеромъ огии сквозь двойной рядь тополей; шумъ и звонъ стакановъ раздаются до поздней ночи.

Нигдь такъ много не пьють кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

Но смедивать два эти ремесла

Есть тыма охотинновъ-я не изъ ихъ числа. Грушницкій съ своей шайкой бушуеть каждый жень въ трактиръ, и со мной почти

Онъ только вчера прівхаль, а усивль уже поссориться съ тремя стариками, которые хотым прежде него състь въ ванну: решительно - несчастія развивають въ немъ воинственный духъ.

22 го іюня.

Наконецъ она прівхали. Я сидель у окна, когда услышаль стукъ ихъ кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюблень?.. Я такъ глуно создань, что этого можно оть меня ожидать.

Я у нихъ объдалъ. Княгиня на меня смотрала очень нажно, и не отходить оть дочери... илохо! За то Въра ревнуетъ меня къ нняжив - добился же я этого благополучія. Чего женщина не сдълаетъ, чтобъ огорчить сопериицу? Я помию, одна меня полюбила за то, что я любиль другую. Ифть начего нарадоксальные женскаго ума; женщинь трудно убъдить въ чемъ-нибудь; надо ихъ довести до того, чтобъ онъ убъдили себя сами Порядокъ доказательствъ, которыми она ункчтожають свои предубъжденія, очень оригиналенъ; чтобъ выучиться ихъ діалектикъ, наво опрокинуть въ умѣ своемъ всѣ школьвыя вравила логики. Напримъръ, способъ

— Этоть человькъ любить меня; но я замужемъ: слъдовательно, не должна его

Способъ женскій:

 — Я не должна его любить, ибо я замужень; но онь меня любить - сабдовательно...

Туть иссколько точекъ, ибо разсудокъ ужъ вичего не говорить, а говорять большею частью: языкъ, глаза и веледъ за ними сердце, если оное имъется.

Что если когда-нибудь эти записки по-

пире и превращается въ зеленую дощину; падутся на глаза женщинъ? — Клевега! закричить она съ негодованіемъ.

Съ техъ поръ, какъ поэты пишуть в женщины ихъ читають [за что имъ глубочайшая благодарность], ихъ столько разъ называли ангелами, что онъ въ самомъ въль, вь простоть душевной, повырили этому комплименту, забывая, что тъ же поэты за деньги величали Перона полубогомъ..:

Не кстати было бы мнъ говорить о нехъ сь такою злостью, мив, который, кромь нихъ, на свъть ничего не любитъ, меъ, который всегда готовъ быль имъ жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнію... Но вёдь я не въ припадка досады и осковбленнаго самолюбія стараюсь сдернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое линь привычный взоръ проникаеть, НАТЬ, все, что и говорю о нихъ, есть только слънствіе —

> Ума колодинка наблюдений И сердца горестииль замыть.

Женщины должны бы желать, чтобъ вск мужчины ихъ такъ же хорошо знази, какъ я, потому что любаю ихъ во сто разъ больше съ тахъ поръ, какъ ихъ не боюсь и постигь ихъ мелкія слабости.

Кстати: Бернеръ намедии сравнилъ женщинъ съ заколдованнымъ лѣсомъ, о которомъ разсказываеть Тассь въ своемъ «Освобожденномъ Іерусалимъ». - Только пристуин, -- говорилъ онъ, -- на тебя полетять со всъхъ сторонъ такіе страхи, что Боже упаси: долгъ, гордость, прилячіе, общее митие, насмъшка, презръніе ... Надо только не смотръть, а идги прямо; мало-по-малу чудовища исчезають, и открывается предъ тобой тихая и свътлая поляна, среди которой цвътетъ зеленый миртъ. За то бъда, если на первыхъ шагахъ сердце дрогнеть и обернешься назадъ!

24-ro imas.

Сегодняшній вечерь быль обилень происнествіями. Верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска, въ ущельт, гдъ протекзетъ Подкумокъ, есть скала, называемая Кольцомо, это -ворота, образованныя природой; ови подымаются на высокомъ холмь, и заходащее солнце сявозь инхъ бросаеть на міръ свой посъбдній, пламенный взглядь. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотръть на закать солнца сквозь каменное окошко. Кикто изъ нихъ, по правда сказать, не думаль о солнць. Я вхаль возль вняж ны; возвращаясь домой, надо было перевзжать Подкумовъ въ бродъ. Горныя рыми, самыя мелкія, опасны особенно темь, что дно ихъ совершенный калейдосковъ; каждый день отъ напора волнъ оно измъняется: тав быль вчера камень, тамь нышче яма. Она ударила хлыстом свою лошадь и и взяль подъ уздцы лошадь княжны и пустилась во весь духь по узкой опасной нель ее вы воду, которая не была выше дорогь; это произошло такъ скоро, что п вод'вит; мы тихонько стали подвигаться едва могь ее догнать, и то, когда ужь она наискось противъ теченія. Изв'єстно, что, пе- присоединилась къ остальному обществу. веважая быстрыя ръчки, не должно смотреть До самаго дома она говорила и смъявась на воду, ибо тотчасъ голова закружится. Я поминутно. Въ ел движениять было что-то вабыть объ этомъ предварить княжну Мери. зихорадочное; на меня не взглянула ни ра-

быстроть, когда она вдругь на съдав по- селость. И княгиня внутренно радовалась, качнулась:-Мить дурно!-проговорила она глядя на свою дочку; а у дочки просто нерслабымъ голосомъ. Я быстро наклонился къ вический припадокъ: она проведеть ночь ней, обвиль рукою ея гибкую талію.

это ничего, только не бойтесь; я съ вами.

огь моей руки, но я еще кръпче обвиль названія! ен ивжный, мягкій стань; моя щека почти касалась ся щеки, оть нея въяло пламенемь. княгнит, я быль ваволновань и поскакаль

Я не обращаль вниманія на ея трепеть головіз моей. Роспетый вечерь дышаль упри смущеніе, и губы мон коснулись ея н'яж- ительной прохладой. Луна подымалась поной печки; она вздрогнула, но ничего не за темпыхъ вершинъ. Каждый шагъ моей сказала; мы вхали сзади: никто не видаль, некованной лошади глухо раздавался въ Когда мы выбрались на берегь, то вст пу- молчанін ущелій; у водопада я напонль костились рысью. Княжна удержала свою ло- ия, жадно вдохнуль въ себя раза два свъшадь: я остался возл'в нея; видно было, жій воздухь южной ночи и пустился вы что ее безпоконло мое молчаніе, но я по- обратный путь. Я бхаль черезь слободку. клялся не говорить ни слова-изъ любопыт- Огин начинали угасать въ окнъхъ; часоства. Мив хотвлось видвть, какъ она вы- вые на валу крвпости и казаки на окрестпутается изъ этого затруднительнаго педо- ныхъ пикетахъ протяжно перекликались...

любите!-сказала она, наконецъ, голосомъ, вь которомъ были слезы.-Можеть быть, вался нестройный говорь и крики, изоблитить мою душу, и потомъ оставить... Это крался къ окну; неплотво притворенный было бы такъ подло, такъ низко, что одно ставень позволиль миз видъть пирующихъ предположение... О, нътъ! не правда зи, — и разслушать ихъ слова. Говорили обо миъ. ности:--- не правда ли, во мив пъть пичего номъ, ударилъ по столу кулакомъ, требуя такого, что бы исключало уважение? Вашъ важь его простить, потому что позводила... что не похоже. Печорина надо проучить Отвъчайте, говорите же, я хочу слышать Эти петербургскіе слётки всегда зазнаются, вашъ голосъ!...

Въ последнихъ словахъ было такое женское нетерпъніе, что я невольно улыбнулся; въ счастію, начинало смеркаться... Я инчего не отвѣчаль.

— Вы молчите?—продолжала она: вы, можеть быть, хотите, чтобь я первая вамъ сказала, что я вась люблю...

 Хотите ли этого? — продолжала она, быетре обратясь ко миг... Вы рашительности ея взора и голоса было что-то страш-

— Зачамъ? — отвачалъ я, пожавъ пле-HaMH.

мы были уже на среднит, въ самой зу. Вст замътили эту необыкновеничю вебезъ сна и будеть плакать. Эта мысль мив \_\_ Смотрите наверхъ!--шеннулъ я ей:-- доставляеть необъятное наслаждение: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще Би стало лучше; она хотьла освободиться слыву добрымь малымь и добиваюсь этого

Слезии съ лошадей, дамы воили къ — Что вы со мной двлаете?.. Воже мой!.. въ горы разсвять мыели, толинвиняем въ

Въ одномъ изъ домовъ слободки, постро-— Или вы меня презираете, или очень енномъ на краю оврага, замътиль я чрезвычайное остыщение; по временамъ раздачавшіе военную пирушку. Я сяваь и под-

Драгунскій капитанъ, разгоряченный ви-

— Господа! — сказалъ онъ, —ото ни на что онъ только одинъ и жилъ въ светъ, оттого что носить всегда чистыл перчатки

и вычищенные саноги. — П что за надменная улыбка! А я увъренъ, между тъмъ, что онъ трусъ, — да,

- Я думаю то же, — сказаль Группицтрусъ? кій.—Онъ любить отшучиваться. Я разъ ему такихъ вещей наговориль, что другой бы меня изрубиль на мъсть, а Печоринъ все обратиль въ смешную сторону. Я, разумется, его не вызваль, потому что это было его діло; да не хотіль и связываться... Грушинцкій на него золь за то, что онъ отбиль у него княжну, - сказаль кто-то.

 Воть еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчасъ отсталь, потому что не хочу женитьси, а компрометировать дъвушку не въ моихъ правилахъ.

 Да, я васъ увъряю, что онъ первъйтій трусъ, то есть Печоринъ, а не Групвицкій, — а Грушвицкій молоденъ, и притомъ онъ мой истинный другь! сказаль опать

драгунскій капитанъ.

 Господа! никто здёсь его не запіншаеть? Никто? Тёмъ лучше! хотите испытать его храбрость? Это васъ позабавить...

— Хотимъ; только какъ?

— А воть слушайте: Грушницкій ва него особенно сердить-ему первая роль! Онъ придерется въ какой - вибудь глупости и вызоветь его на дуэль... Погодите: воть въ этомъ-то и штука... Вызоветь на дуэль: хорошо! Все это-вызовъ, приготовленія, усдовія, будеть какъ можно торжественнье п ужасиве-я за это берусь; я буду твоинъ секундантомъ, мой бъдный другъ! Хороно! Только вотъ гдѣ закорючка: въ пистолеты мы не положимъ пуль. Ужъ и вамъ отвъчаю, что Печоринъ струсить-на шести шагахъ ихъ поставлю, чорть возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано!.. Согласны!.. Почему же натъ?.. раздалось со всахъ сторонъ.

— А ты, Грушняцкій?

Я съ трепетомъ ждалъ отвъта Грушинцкаго; холодная злость овладъла мною при мысли, что если бъ не случай, то я могь бы сдълаться посмъщещемъ этихъ дураковъ. Если бъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Ио послъ нъкотораго молчанія, онъ всталь съ своего міста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно:-Хорошо, я согласенъ!

Трудно описать восторгъ всей честной

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Гервое было грусть.-За что они всъменя ненавидять? — думаль я. — За что? Обидаль ли я кого-нибудь? Нать. Неужели я принадлежу къ числу тъхъ людей, которыхъ одинъ видъ уже порождаетъ недоброжелательство?-И я чувствоваль, что пловитая злость мало-но-малу наполняла мою лушу. — Еерегитесь, господинъ Грушницкій!-говориль я, прохаживаясь взадь и внередъ по комнатъ: -со мной этакъ не шутать. Вы дорого можете заплатить за одобреніе вашихъ глупыхъ товарищей. Я вамъ не игрушка!...

Я не спаль всю ночь. Къ угру я быль желть, какъ померанецъ.

Поутру я встрытиль княжну у колодца.

- Вы больны? сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

- Я не спаль ночь.

— И я также... Я васъ обвиняла... можеть быть, напрасно? Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?..

повъсти и гоманы.

- Все... только говорите правду... только скорће... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение: можеть быть, вы бонтесь препятствій со стороны монхъ родныхъ .. это ничего: когда они узнають ... [ен голосъ задрожаль] и ихъ упрошу. Или ваше собственное положение, но знайте, что я встыть могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвичайте скоръй-сжальтесь.. Вы меня не презираете-не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Килгина шла впереди насъ съ мужемъ Въры и ничего не видала; но насъ моган видьть гуляющіе больные, самые любонытные сплетники изъ всехъ любопытныхъ, к я быстро освободиль свою руку оть ел страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истину, — отвышь л книжив: - не буду оправдываться, на объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ел губы слегва побледиван.

— Оставьте меня, — сказала она едва внатно. Я пожаль плечами, повернулся и ущель,

25-го іюна.

Я иногла себя презираю... Не отгого ян я презпраю и другихъ?.. Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ, я боюсь попаваться смышнымъ сакому себь. Другой бы, на моемъ мъсть, предложилъ внажнъ son cocur et sa fortune; no надо мною слово жениться-имперь какую-то волитебную власть: какъ-бы страстно и ни любиль женщину, если она мий дасть только почувствовать, что и долженъ на ней женитьсяпрости любовы! мое сердце превращается въ камень, и инчто его не разограсть снова. Я готовъ на већ жертым, кром в этой; дведцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту... по свободы моей не предамъ. Отчего я такъ дорожу ещ? что мет въ ней! куда и себя готовлю? чего я жду оть бу лущаго?.. Право, ровно вичего. Это каконто врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе .. Въдь есть люди, которые безот четно боятся пауковъ, таракановъ, явиней... Признаться ли? Когда я быль еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мнъ смерть от злой жены; это меня тогда глубово поразило: въ душть моей родилесь непреодолизое отвращение въ женитыйк... Между тъмъ что-19 нав говорить, что ся предсказаніе сбудется, по крайней мъръ буду стараться, чтобъ оно соылось какъ можно позже.

26-го іюня.

Вчера прібхаль сюда фовусникь Апфельбаумь. На дверяхъ рестораціи явилась длинная афишка, извъщающая почтеннъйшую публику о томъ, что вышенменованный удивительный фокусникъ, акробатъ, химикъ и оптикъ, будетъ имъть честь дать великольные представление сегодняшняго числа въ восемь часовъ вечера, въ залъ благо- лодны, какъ ледъ. Начались упреки ревнороднаго собранія [иначе-въ рестораціи]; билеты по два рубли съ полтиной.

Всв собираются идти смотръть удивительнаго фокусника; даже внагиня Лиговская, ве смотри на то, что дочь ея больна, взяла

для себи билеть.

Ныпче послъ объда и шель мимо оконъ Въры; она сидъла на балконъ одна; къ но-

гамъ моимъ упала записка:

— Сегодил въ десятомъ часу вечера притоди по мит по большой лъстинцъ; мужъ мой уфхадъ въ Патигорскъ, и завтра угромъ только вернется. Монхъ людей и горничныхъ не будеть въ домъ; я имъ всемъ раздала билеты, также и людямъ княгана.-И жду тебя; приходи непремънно.

— Ага! — подумаль и, — наконець-таки

вышло по моему...

Въ восемь часовъ пошелъ и смотръть фовусника. Публика собралась въ исходъ девятаго; представленіе началось. Въ задняхъ рядахъ стульевъ узналъ я дакеевъ и горничныхъ Веры и княгини. Все были туть наперечеть. Группницкій сиділь вь первомь ряду съ дорнетомъ. Фокусникъ обращался въ нему всакій разъ, какъ ему нужень быль носовой платовъ, часы, кольцо, и проч.

Грушницкій мик не кланяется ужъ ньсколько времени, а нынче раза два посмотръль на меня довольно дерако. Все это ему припомнится, когда намъ придется рас-

Плачиватьси.

Въ неходъ десятаго и всталъ и вышелъ. На дворъ было темно, хоть глазь выколи. Тажелыя, холодныя тучи лежали на вершинахъ окрестныхъ горъ; дишь изръдка уми рающий вътеръ шумълъ вершинами тополей, окружающихъ ресторацію; у оконъ ел толивлен народь. Я спустылся съ горы и, повернувъ въ ворота, прибавильшагу. Вдругъ мнъ показалось, что кто-то вдеть за мною. Я остановился и осмотрылся. Въ темноть ничего нельза было разобрать; однако я, наъ осторожности, обощель, будто гуляя, вокругъ дома. Проходя мимо опонъ княжны, н услышаль снова шаги за собою; человыть, вавернутый въ шинель, пробъявлъ инмо

меня. Это меня встревожило; однако я превраден въ прыльну и посившио взбъжаль. на темную лъстницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видаль?—сказала ию-

потомъ Въра, прижавшись ко мнъ.

— Теперь ты вършив ли, что и тебя люблю? О! я долго колебалась, долго мучилась. . но ты изъ меня вілаеть все, что

Ел сердие сильно билось, руки были хости, жалобы; она требовала отъ меня, чтобъ я ей во всемъ признался, говоря, что овл съ покорностью перенесеть мою изм'вну, потому что хочеть единственно моего счастія. Я этому не совстив пърнав, но условоилъ ее клатвами, объщаніями и проч.

— Такъ ты не женишься на Мери? не любишь ее?... А она думисть.. знасшь ли, она влюблена въ тебя до безукія, бъднянка!..

Около двухъ часовъ пополуночи я отвориль окно и, свизавъ двъ шали, спустился съ верхняго балкона на нижній, придеоживаясь за колонну. У кнажны еще горыль огонь. Что-то веня толкнуло къ этому окну Занавъсъ быль не совствъ задернуть, и и могъ бросить любопытный взгладъ во вну тренность комнаты. Мери сидъла на своей постеля, скрестивъ на поленяхъ руки; ел густые волосы были собраны подъ ночнымъ ченчикомъ, общитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрываль ел былыя илечиси, и маленькая ножка праталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидъм неподвижно, опустивь голову на грудь; предь нею на столикъ была раскрыта книга, но глаза ед, неподвижные и полные цензъденимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробъгали одну и ту же страницу, тогда капъ мысли ен были далеко ...

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ. И спрытнуль съ балкона на дериъ. Невидимая рука схватила меня за плечо:

 Ага!—сказаль грубый голось:—нопалея!.. будешь у меня къ княжнамъ хо-

— Держи его пръцче! — запричалъ дру дить ночью!

гой, выскочнаний изъ-за угла.

Это были Грушницкій и прагунскій ка-

и ударилъ последняго по голове кулакомъ, спинов его съ ногъ и бросилси въ кусты. Већ тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были — Воры! нараулъ! . кричали они; раздалмив извастны.

ся ружейный выстрыль; дымящійся пыжь упаль почти къ монмъ ногамъ.

Черезъ минуту я быль уже въ своей комнать, разділся и легь. Едва мой лакей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мит начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? эдісь вы?.. за-

кричалъ капитанъ.

— Сплю.—отвѣчалъ я сердито. — Вставайте!-воры... черкесы...

— У меня насморкь, -- отвъчаль я: -- бо-

юсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бъ еще съ часъ проискали меня вь саду. Тревога между тымь сдылалась ужасная. Изъ крвности прискакаль казакъ. Все зашевелилось; стали искать черкесовъ во всехъ кустахъ-и, разумется, ничего не нашли. Но многіе, віроятно, остались въ твердомъ убъжденін, что если бъ гарнизонъ показалъ болъе храбрости и посившности, то по крайней мъръ десятка два хищинковъ остались бы на мфстф.

27-го іюня.

Нынче поутру у колодца только и было толковъ, что о ночномъ нападенін черкесовъ. Выпивши положенное число стакановъ парзана, пройдясь разъ десять по длинной липовой аллев, я встретиль мужа Веры, который только что пріфхаль изъ Пятигорска. Онъ взяль меня подъ руку, и мы пошли въ ресторацію завтракать; онъ ужасно безнокоплся о женв.-Какъ она перепугалась лынче ночью!-говориль онъ:-вёдь надобно жъ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ зі въ отсутствін.-Мы усвлись завтракать возяв двери, ведущей вь угловую комнату, гдв находилось человькъ десять молодежи, въ числъ которой быль и Грушницкій. Судьба вторично доставила миз случай подслушать разговоръ, который долженъ быль рашить его участь. Онъ меня не видаль и, следовательно, я не могь подозрѣвать умысла; но это только увеличивало его вину въ монхъ глазахъ.

 Да неужели въ самомъ дѣлѣ это были черкесы? — сказалъ кто-то. — Видълъ ли

ихъ кто-нибудь?

— Я вамъ разскажу всю истину, —отвъчаль Грушницкій: только, пожалуйста, не выдавайте меня. Воть какъ это было: вчера одинь человікь, котораго я вамь не назову. приходить ко мив и разсказываеть, что видвлъ въ десятомъ часу вечера, какъ кто-то прокрадся въ домъ къ Лиговскимъ. Надо вамъ замътить. что княгиня была здвеь, а княжна дома. Воть мы съ нимъ и отправизись подъ окна, чтобъ подстеречь счастливца.

Признаюсь, я пенугался, хотя мой собе, съдникъ очень былъ занять своимъ запракомь: онь могь услышать вещи для себт довольно непріятныя, если бъ неравно Групницкій отгадаль истину; но ослишення ревностью, онь не подозраваль ел.

— Вотъ видите ли, —продолжать Груп. ницкій: — мы и отправились, взявшя ст собой ружье, заряженное холостымь патраномь, только такъ, чтобъ попугать. До двуп часовъ ждали въ саду. Наконецъ-ужъ Бор знаеть откуда онъ явился, только не вы окна, потому что оно не отворялось, а должно быть онъ вышелъ въ стекляничь дверь, что за колонной, - наконець, говорь я, видимъ мы, сходить кто-то съ балкова Какова княжна? — а? Ну, ужъ признаюсь московскія барышин! Послі этого чему ж можно върить? Мы хотвли его схватить только онь вырвался и, какъ заяць, бросился въ кусты; туть я по немъ выстра-

Вокругь Грунницкаго раздался ропоть недовърчивости.

— Вы не върите?-продолжаль опъ:даю вамъ честное, благородное слово, что все это сущая правда, и въ доказательство я вамъ, ножалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто жъ онъ?-раздалось со вевхъ сторонъ.

Печоринъ.—отвѣчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ подпяль глаза — я стояль въ дверяхъ противъ него; онь ужасно покрасивать. Я подошель къ нему к сказаль медленно и внятно:

- Мић очень жаль, что я вошель посль того, какъ вы ужъ дали честное слово въ подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствіе набавило бы вась от лишней подлости.

Грушницкій вскочиль съ своего м'яста в хотъль разгорячиться.

— Прошу васъ, продолжаль я тымь же тономъ: — прошу васъ сейчасъ же отказаться оть вашихъ словъ; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтооъ равнодушіе женщины къ вашимъ блестящимъ достоинствамъ заслуживало такое ужасное миценіе. Подумайте хорошенько: полдерживая ваше мивніе, вы теряете право на имя благороднаго человъка и рискуете жизнью.

Грушницкій стояль передо мною, опустивь глаза, въ спльномъ волнении. Но борьоп совъсти съ самолюбіемъ была непродолжительна. Драгунскій капитань, сидівшій воздів него, толкнуль его доктемь; онь вздрогнуль и быстро отвачаль мнв, не подымая глазъ:

— Милостивый государь, когда я что

говорю, такъ я это думаю, и готовъ повторять... И не боюсь вашихъ угрозъ и го-

\_ Последнее вы ужъ доказали, отвечалъ я ему холодно в, взявъ подъ руку прагунскаго капитана, вышель изъ комнаты.

Что вамъ угодно? — спросилъ капитанъ. \_ Вы пріятель Грушвицкаго и, въроатно, будете его секундантомъ?

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, — отвъчаль онъ: — я паже обязанъ быть его секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и во мит: я быль съ нимъ вчера ночью, -прибавиль онъ, выпрямляя свой сутуловатый станъ.

А! такъ это васъ ударилъ я такъ не-

довко по головъ?...

Овъ пожелтелъ, посинълъ; скрытая зло-

ба изобразилась на лицъ его.

 — Я буду имѣть честь прислать къ вамъ вынче моего секунданта, - прибавиль я, раскланявшись очень въжливо и показывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бышенство.

На крыльцъ рестораціи и ветрътиль нужа Въры. Кажется, онъ неня дожидался.

Онъ схватилъ мою руку съ чувствомт,

похожимъ на восторгъ.

 Благородный молодой человъкъ, — скаваль онъ, съ слезами на глазахъ.-Я все слышаль. Какой мерзавець! неблагодарный!... Принимай ихъ послъ этого въ порядочный домъ! Слава Богу, у меня нъть дочерей! Но васъ наградить та, для которой вы риспусте жизнью. Будьте увърены въ моей скромности до поры до времени, - продолжаль онв. - Я самь быль молодь и служиль въ военной службъ: знаю, что въ эти дъла не должно вывшиваться. Прощайте.

Бъдняжка! радуется, что у него нътъ

дочерей...

Я пошелъ прямо къ Вернеру, засталъ его дома и разсказалъ ему все-отношения мон къ Въръ и княжиъ, и разговоръ, подслушанный мною, изъ котораго и узналь намфреніе этихъ господъ-подурачить меня, заставивъ стреляться холостыми зарядами. Но теперь дъло выходило изъ границъ шутки: они, въроятно, не ожидали такой раз-

Докторъ согласился быть моимъ секундантомъ; и далъ ему нъсколько наставленій насчетъ условій поединка; онъдолженъ быль настоять на томъ, чтобы дъло обощнось какъ можно севретнъе, потому что хотя я когда угодно готовъ подвергать себя смерти, но нимало не расположенъ испортить навсегда евою будущность въ здъшнемъ міръ.

Послъ этого я пошелъ домой. Черезъ часъ Докторъ вернулся изъ своей экспедицін.

— Противъ васъ, точно, есть заговоръ, сказаль онъ. - Я нашель у Грушницкаго драгунскаго капитана и еще одного господина, котораго фамилін не помню. Я на минуту остановился въ передней, чтобъ снять калоши. У нихъ быль ужасный шумъ и споръ...- Ни за что не соглашусь!-говорнать Грушницкій:- онъ меня оскорбиль публично; тогда было совстив другое... — Какое тебъ дъло? — отвъчалъ кашитавъ: я все беру на себя. Я быль секундантомь на пяти дуэляхъ, и ужъ знаю, какъ это устроить. Я все придумать. Пожалуйста, тольно мић не мешай. Постращать не худо. А зачёмъ подвергать себя опасности, если можно избавиться?-Въ эту минуту и вошелъ. Они вдругь замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконецъ мы рашили дало вогъ накъ: верстахъ въ пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда побдугь завтра въ четыре часа утра; а мы выбдемъ полчаса послб вихъ; стръляться будете на шести шагахъ — этого требоваль самь Грушинцкій. Убитаго-на счеть черкесовъ. Теперь воть какія у меня подозрѣнія: они. то есть секунданты, должно быть, ибсколько перембиили свой прежній иланъ и хотять зарядить пулею одинъ пистолеть Грушницкаго. Это немножко похоже на убійство, но въ военное время, и особенно въ азіатекой войнь, хитрости позволяются; только Грушницкій, кажется, поблагородные своихъ товарищей. Какъ вы думаете: должны за мы показать имъ, что догадались!

— Ни за что на свътъ, докторъ! Будъте спокойны; я имъ не поддамен.

— Что же вы хотите дълать?

— Это мол тайна.

— Смотрите, не попадитесь... вёдь на шести шагахъ!

— Докторъ, я васъ жду завтра въ четыре часа; лошади будугь готовы... Про-

Я до вечера просидълъ дома, запершись въ своей комнага. Приходиль лакей звать меня къ княгинъ-и вельль сказать, что боленъ.

Два часа ночи... не спитея... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемь, на шести шагахъ промахнуться трудно. А! господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ не удастен... мы помъняемся ролями: теперь мить придется отыскивать на вашемъ бледномъ лице признаки тайнаго страха. Зачёмь вы сами назначили эти роковые шесть шаговь? Зы думаете, что я вамъ безъ спора подставлю свой добъ... но мы бросимъ жребій... и тогда... и тогда...

что если его счастье перетянеть? если мол ввъзда наконецъ мнъ измънить?.. И немудрено: она такъ долго служила върно моимъ

Что же? умереть, такъ умереть! потери иля міра небольшая; да и мит самому порядочно ужъ скучно. Я-какъ человъкъ, зъвающій на баль, который не тдеть спать только потому, что еще нътъ его кареты.

Но парета готова... прощайте!...

847

Пробъгаю въ намяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачёмъ я жилъ? для какой цёли я родился?.. А, върно, она существовала и, върно, было миж назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душъ моей силы необъятныя... Но я не угадаль этого назначенія, я увлекся приманками страстей, пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ гориила ихъ я вышель твердъ и холоденъ какъ жельзо, но утратилъ навъки ныль-благородныхъ стремленій — лучшій цвъть жизни. И съ той поры сколько разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упадаль на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегца безъ сожальнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничамъ не жертвоваль для тьхь, кого любиль: и любиль для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетворяль странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нъжность, ихъ радости и страданья-и никогда не могъ насытиться. Такъ, томимый голодомъ въ изнеможении засыпаеть и видить предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираеть съ восторгомъ воздушные дары воображенія. и ему кажется легче, но только проснулсямечта исчезаеть... остается удвоенный голодъ и отчание.

И, можетъ быть, я завтра умру!.. и не останется на землъ ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Один почитають меня хуже, другіе лучше, чёмъ я въ самомъ дёлё... Одни скажуть: онъ быль добрый малый, другіе-мерзавець. И то, н другое будеть ложно. Послѣ этого стонть ли труда жить? а все живешь - изъ любопытства: ожидаешь чего-то новаго... Смѣшно

Вотъ уже полтора мъсяца, какъ я въ връпости N. Максимъ Максимычъ ушель на охоту... я одинъ сижу у окна; сфрыя тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь тумань кажется желтымъ пятномъ. Холодно; вътеръ свищеть и колеблеть ставнв... Скучно!.. Стану продолжать свой журналъ, прерванный столькими странными со-CHITIAMIL.

Перечитываю последнюю страницу: сматно!-Я думаль умереть; это было певозможно: и еще не осущилъ чаши страланів и теперь чувствую, что мив еще долго жит:

Какъ все прошедшее ясно и разко отлилось въ моей памяти! Ни одной черты ни одного оттънка не стерло время!

Я помню, что въ продолжение ночи, предтествовавшей поединку, я не спаль вы минуты. Писать я не могъ долго; тайвое безнокойство мною овладало. Съ часъя кодиль по комнать, потомъ съль и открыль романъ Вальтеръ Скотта, лежавній у меня на столь: то были «Шогландскіе Пуритане»: я читаль сначала съ усиліемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ-

Наконецъ разсвъло. Нервы мон успоков лись. Я посмотрался въ зеркало: тусказа бледность попрывала лицо мое, хранившее слёды мучительной безсонницы; но глаза. хоти окруженные коричневою танью, бакстали гордо и неумолимо. Я остался доволенъ собою.

Вельвъ съдлать лошадей, я одълся и сбъжаль къ купальнъ. Погружансь въ холодный кипятокъ нарзана, я чувствоваль, какъ тълесныя и душевныя силы мон возвращались. Я вышель изъ ванны свъжъ и бодръ, какъ будто собирался на балъ. Бослъ этого говорите, что душа не зависить отъ

Возвратись, я нашель у себи донгора. На немъ были сърые рейтузы, архалукъ и черкесская шанка. Я расхохотался, увидывъэту маленькую фигурку подъ огромной косматой шанкой; у него лицо вовсе не воинственное, а въ этотъ разъ оно было еще длиниће обыкновеннаго.

— Отчего вы такъ печальны, докторъ?сказаль и ему. — Развъ вы сто разъ не провожали людей на тоть свыть съ величайшимъ равнодушіемъ? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздоровыть, могу и умереть; то и другое въ порядкъ вещей; старайтесь смотръть на меня, какъ на паціента, одержимаго болканью, вамъ еще нейзвастной-и тогда ваше любопытство возбудится до высшей стенени; вы можете надо много сдёлать тенерь нёсколько важныхъ физіологическихъ изблюденій... Ожиданіе насильственной смерти не есть ли уже настоящая бользнь?

Эта мысль поразила доктора, и онъ развеселился.

Мы съли верхомъ. Вернеръ унапился за поводья объими руками, и мы пустилисьмигомъ проскакали мимо крѣпости черезъ слободку и въбхали въ ущелье, по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересъпаемая шум-

нымъ ручьемъ, черезъ который нужно было жеть, черезъ часъ простится съ вами и міпереправляться въ бродъ, къ великому отманнію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водъ останавливалась.

Я не помню угра болье голубого и свъ- жется, наши противники? жаго! Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, и сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладой почи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникаль еще рапостный лучъ молодого дня; онъ золотиль только верхи утесовъ, висящихъ съ объихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущие въ ихъ глубовихъ трешинахъ, при мальйінемъ дыханін вътра осыпали нась серебринымъ дождемъ. Я помню-гъ этогъ разъ, больше чъмъ когда-нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любонытно всматривался и въ каждую росинку, трепещущую на широкомь листкъ виноградномъ и отражавшую вилліоны радужныхъ лучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился уже, утесы синъе и страшнъе, и наконенъ они, казалось, сходились непроницаемой стьной. Мы фхали молча.

— Написали ли вы свое завъщание?-

вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нъть.

- А если будете убиты?...

- Наследники отыщутся сами. — Неужели у васъ нътъ друзей, которымъ бы вы хотъли послать свое последнее прости?..

Я нокачалъ головой.

— Неужели нъть на свъть женилны, которой вы хотъли бы оставить что-нибудь

на намять!..

- Хотите ли, докторъ, - отвъчаль нему, чтобъ я раскрыль вамь мою душу?. Видите ли, и выжиль изъ техъ леть, когда умирають, произнося имя своей любезной и завъщая другу клочекъ напомаженныхъ или ненапомаженныхъ волосъ. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю объ одномъ себъ; иные не дълають и этого. — Друзьи, которые завтра меня забудуть, или, хуже, взведуть на мой счеть Богь знаеть какій небылицы; женщины, которыя, обинмая другого, будуть смеяться надо мною, чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ усопшему. - Богъ съ инми! Изъ жизненной бури я вынесъ только нъсколько идей - и ни одного чувства. И давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взаъщиваю, разбираю свои собственных страсти и поступки съ строгими любонытствомъ, но безъ участін. Во мић два человъка: одинъ живетъ въ полномъ смысать этого слова, другой мыслить и судить его; первый, быть мо-

ромъ навъки, а второй... второй?.. Посмотрите, докторъ: видите ли вы на скаль, направо, чернъются три фигуры? Это, па-

Мы пустились.

У подошвы скалы, вь кустахъ, были привазаны три лошади; мы своихъ привизали туть же, а сами по узкой тронинкъ взобрадись на площанку, гдф ожидаль насъ Грушницкій съ драгунскимъ ваниганомъ и другимъ своимъ секундантомъ, котораго звали Иваномъ Игнатьевичемъ; фамиліи его я никогда не слыхалъ

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ, -сказаль драгунскій капитань сь пронической

улыбкой.

И вынуль часы и показаль ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы

Нъсколько минутъ продолжалось загруднительное молчаніе; наконець докторъ прерваль его, обратись къ Грушницкому.

— Мит кажетеп, сказаль онъ: что, показавъ оба готовность драться и заилативъ этимъ долгь условіямь чести, вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дадо полюбовно.

— Я готовъ, —сказаль п.

Капитанъ мигнуль Грушинцкому, и тоть, дуная, что я трушу, приняль гордый видь, хотя до сей минуты тусклая бледность попрывала его щеки. Съ тъхъ поръ, какъ мы прівхали, онъ въ первый разъ поднахъ на меня глаза, но во взглядь его было какоето безпокойство, изобличавшее внутрениюю

 Объясните ваши условія, — сказаль овъ:-и все, что и могу для васъ сдълать,

то будьте увърены...

— Вотъ мон условія: вы нынче же публично откажетесь отъ своей клевены и будете просить у меня извиненія.

 Милостивый государь, и удивляюсь, какъ вы смъете мит предлагать такія вещи?... — Что жълвамъ могъ предложить, проме

STOTO?

— Мы будемъ стръляться.

Я ножаль плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что одинъ изъ насъ непремънно будеть убить.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увъренъ въ противномъ... Онъ смутилен, покраснълъ, цотомъ принужденно захохоталъ.

Капитанъ взиль его подъ руку и отвель въ сторону; они долго шентались. Я прівхалъ въ довольно миролюбивомъ расположенін духа, но все это начинало меня бъКо мий подошель докторъ.

 Послушайте, — сказаль онъ съ лвнымъ безпокойствомъ: вы върно забыли про ихъ заговоръ?.. Я не умъю зарядить пистолета, но въ этомъ случат... Вы странный человъкъ! Скажите имъ, что вы знаете ихъ намъреніе-и они не посмъють .. Что за охота? полстрелять вась, какъ итицу...

- Пожалуйста, не безпокойтесь, докторъ, и погодите... Я все такъ устрою, что на ихъ сторонъ не будеть никакой выгоды.

Дайте имъ пошептаться...

 Господа! это становится скучно, — сказалъ я имъ громко:- драться, такъ драться; вы имали время вчера наговориться.

— Мы готовы, — отвъчалъ капитанъ.— Становитесь, господа! Докторъ, извольте отмврить шесть шаговъ...

Игнатьевичь пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! — сказалъ я: — еще одно условіе: такъ какъ мы будемъ драться на смерть, то мы обязаны сдълать все возможное, чтобъ это осталось тайною и чтобъ секунданты наши не были въ отвътственности. Согласны ли вы?..

Совершенно согласны.

- Итакъ, вотъ что я придумалъ. Вилите ли на вершивъ этой отвъсной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будеть сажень тридцать, если не больше; внизу острые камии. Каждый изъ насъ станеть на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будеть смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетить непременно внизъ и разобъется въ дребезги; нулю докторъ вынетъ, и тогда можно будеть очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому нервому стралять. Объявляю вамь въ заключение, драться, изображала почти правильный тречто иначе и не буду драться.

 Пожалуй! — сказалъ капитанъ, посмотръвъ выразительно на Грушницкаго, который кивнуль головой, въ знакъ согласія. Лицо его ежеминутно мънялось. Я его поставиль въ затруднительное положение. Стръляясь при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ могъ цълить мив въ ногу, легко меня ранить и удовлетворить такимъ образомъ свою месть, не отягощая слишкомъ своей совъсти; но теперь онъ долженъ былъ выстрълить на воздухъ, или сделаться убійцею, или, наконецъ, оставить свой подлый замыселъ и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Въ эту минуту я не желалъ бы быть на его мъсть. Онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить ему что-то съ

большимъ жаромъ; я видълъ, какъ посия. вшія губы его дрожали, но капитанъ отъ него отвернулся съ презрительной ульк. кой. - Ты дуракъ! -- сказалъ онъ Грушни. кому довольно громко:--ничего не понимаешь!.. Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустами ва вругизну; обломки скалъ составляли шаткія ступени этой природной л'єстницы; пінляясь за кусты, мы стали карабкаться Грушницкій шель впереди, за нимъ его секунданты, а потомъ мы съ докторомъ.

— Я вамъ удивляюсь, — сказалъ доктовъ пожавъ мий кринко руку. — Дайте пошупать пульсъ!.. Ого! лихорадочный!.. но на лицѣ ничего не замѣтно... только глаза у васъ блестить прче обыкновенного.

Вдругъ мелкіе камни съ шумомъ пока- Становитесь! — повториль Иванъ тились намъ подъ ноги. Что это? Грумпина. кій споткнулся; вѣтна, за которую онъ уцепился, изломалась, и онъ скатился бы внизъ на спинъ, если оъ его секунданты не повленжали.

 Берегитесь!—закричаль я ему: — не падайте заранъе; это дурная примъта. Вспомпите Юлія Цезаря.

Воть мы взобрадись на вершину выда вшейся скалы; илокзака была покрыта мелкимъ пескомъ, будто нарочно иля поедника. Кругомъ, териясь въ золотомъ туманъ угра, тёснились вершины горъ, какъ безчисленное стадо, и Эльборусь на югъ вставаль бѣлою громадой, замыкая цѣнь льдистыхъ вершинъ, между которыми ужъ бродили волокинстыя облака, набъжаещія съ востока. Я подощель къ краю площадки и посмотрълъ винзъ: голова чуть-чуть у меня не закружилась; тамъ, внизу, казалось темно и холодно, какъ въ гробъ: минетые зубны скаль, сброщенных в грозою и временемь, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были угольникъ. Отъ выдавшагося угла отифрили шесть шаговъ, и рёшили, что тотъ, кому придется первому встрътить непріятельскій огонь, станетъ на самомъ углу спиною къ пропасти; если онъ не будетъ убитъ, то противники поменяются мастами.

Я ржинися предоставить вск выгоды Грушницкому; и хотыль испытать его; въ душь его могла проснутьен искра великодущияи тогда все устроилось бы къ лучшему; но самолюбіе и слабость характера должны были торжествовать!.. Я хотъль дать себь полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключаль такихъ условій съ своею сов'єстью?

- Бросьте жребій, докторъ! \_\_еказаль капитанъ.



понету и поднялъ ее кверху.

РЕшетка! закричаль Грушницкій поспъшно, какъ человъкъ, котораго разбуинлъ дружеский толчекъ.

- Орель!-сказаль и.

Монета взвилась и упала, эвеня; вст бросились въ ней.

кому:- вамъ стрълять первому! Но помните, что если вы меня не убъете, то я не промахнусь-даю вамъ честное слово.

человъна безоружнаго; и глядълъ на него моей: то было и досяда оскороленнаго сапоистально; съ минуту мий пазалось, что молюбія, и презраніе, и вюба, рождавшаяонъ бросится иъ ногамъ моимъ, умозня е си при мысли, что этогъ человаль, теперь прощении; но вакъ признаться въ такомъ съ такою увъренностью, съ такой спокойподломъ умыслъ?.. Ему оставалось одно ной дерасстою на меня гладацій, дев инспедство-выстрилить на воздухъ! Одно мог- нуты тому назадъ, не подвергая себя нипо этому помъщать: мысль, что я потребую вакой опасности, хотвлъ меня убить, какъ вторичнаго поединка.

ва рукавъ: если вы теперь не скажете, что им знаемъ ихъ намъренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжаетъ ... если вы

вичего не скажете, то я самъ ...

— Ни за что на себть, довторъ, — отвъчаль я, удерживая его за руку: - вы все испортите; вы мив дали слово не машать... Какое вамъ дъло? Можетъ быть, я хочу быть убыть...

Онъ посмотръть на меня съ удивлениемъ. - О, это другое!.. только на меня на

томъ свъть не жалуйтесь...

Капитанъ, между твиъ, зарядилъ свои инстолеты, подаль одинь Грушницкому, съ

А сталъ на углу площадки, кръпко уперпись давой ногою ва камень и наклонась немного напередъ, чтобы въ случав легиой

раны не опровинуться назадъ.

данному знаку, началь поднимать писто- быль бледине, чемь Грушнинкій, десать Трушнацкій сталь противъ меня в, по леть. Колъни его дрожали. Онъ цалиль минутътому назадъ. мић прамо въ добъ.

групи моей.

Вдругь онъ опустиль дуло пистолета и, побледиваь вака полотно, повернулся къ своему секунданту:

— Не могу, спазаль онъ глухимь го-

AOCOM'S.

- Трусъ! - отвъчалъ капитанъ.

плаговъ впередъ, чтобъ поскоръй удалиться переряжать... накакого права... Это совер-

махнулся! — сказаль канитань. Теперь твой такь, то мы будемь съ вами стрълаться на очередь, становись! Обними меня прежде:

Докторъ вынуль изъ кармана серебряную им ужъ не увидимся! — Оня обватись, капитанъ едва ногъ удержаться отъ симия.-Не бойся, — прибавиль онь, литро выганнувъ на Группинциаго: —все водоръ на сиътв... Натура — дура, судьба — недънка, а жизнь-конейка!

Посла этой трагической фразы, скапанной съ приличною важностью, онь ото-— Вы счастливы, -сказать я Группин- щель на свое късто. Иванъ Игнальевичъ со слезами обнять также Группининаго, и воть онъ осталея единъ противъ меня. П до сихъ поръ стараюсь объщенить себъ, ка-Онъ покрасиъль; ему было стыдно убить пого рода чувство внивло тогда въ груда собаку, ноо, раненый въ ногу невного — Пора!- шеннуль мих докторъ, дергая сильное, а бы непремыно сводился съ утеса.

Я ивсколько минуть смотрыль, ему пристально въ лицо, старанов замытить коть легий следь распания. Но инв повазалось, что онъ удерживать ульбку.

- Я вакъ совътую передъ смертыю номолиться Богу, — сказаль я ему тогла.

 Не заботьтесь о моей душть больше, чань о своей собственной Объодномъ васъ прошу: стрылайте скорке.

— И вы не отказываетесь оть своей илеветы? не просите у жена прощения?.. Подумайте корошенько: не говорить зи вамъ

чего-нибудь совъсть?

— Господинъ Печоринъ! -- закричалъ праульювой шепнувъ ему что-то; другой инв. гунскій канитанъ: -- вы здась не для того, чтобъ исповедывать, позвольте вамь замьтиль... Кончите скоръе: перавно вто-вибудь провдеть по ущенью-и вась увидать.

- Хорошо. Докторъ, подойдате ко мив. Докторъ подошель. Ебдный докторъ! онъ

Следующін слова я произнесь парочно непавленимое бъщенство закипъло въ съ разстановкой, громко и внигно, какъ произносить смертный приговоръ:

— Докторъ, эти господа, върошно, второняхь, забыли положить пулю вь мой пи столеть: прошу вась зарядить его снова-

и хорошенько! — Не можеть быть! — причась канитанъ: не можеть быть! и заридиль оба инстолета: развѣ что изъ вашего пуля выкатилась... кольно. И невольно сдълаль въсколько это не мол вина!—А вы не вивете права — Хорошо! - сказаль я капитану: - есля

Онъ замялся.

Грушницкій стояль, опустивъ толову на

грудь, смущенный и мрачный.

- Оставь ихъ!-сказаль онъ наконенъ капитану, который хотыль вырвать пистолеть мой изъ рукъ доктора. — Въдь ты самъ знаешь, что они правы.

Напрасно капитанъ дъзалъ ему разные знаки-Грушницкій не хотыль и смотрыть.

Между тымъ докторъ зарядилъ пистолетъ и недаль мив.

Увидъвъ это, капитанъ илюнулъ и топнулъ ногой.

 Дуракъ же ты, братецъ! – сказалъ онъ: -- пошлый дуракъ!.. Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... По дъломъ же тебь! окольвай себь какъ муха... Онъ отвернулся и, отходя, пробормоталь: - А всетаки это совершенно противъ правилъ.

 Грушницкій!—сказаль я: – еще есть время: откажись отъ своей клеветы, и и тебъ прощу все. Тебъ не удалось меня подурачить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомии, мы были когда-то друзьями ...

Лицо у него веныхнуло, глаза засверкали... Стрѣляйте! — отвѣчалъ онъ: — а себа' превираю, а васъ ненавижу. Если вы меня не убъете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землъ вдвоемъ нътъ мъста...

Я выстрылиль...

Когда дымъ разевялся, Группинцкаго на илощадкъ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще вился на краю обрыва.

Вев въ одинъ голосъ вскрикнули.

 Finita la comedia!—сказалъ я доктору. Онъ не отвъчаль и съ ужасомъ отвернулся. Я пожалъ илечами и раскланялся съ секундантами Грушницкаго.

Спускаясь по троиник винзъ, я замътиль между разеблинами скаль окровавленный трупъ Грушницкаго. Я невольно

закрыль глаза.

Отвязавъ лошадь, я шагомъ пустился домой; у меня на сердцѣ былъ камень. Солице казалось мнъ тускло; лучи его меня не гръли.

Не довзжая слободки, я повернулъ направо по ущелью. Видъ человѣка былъ бы мий тагостень; я хотыль быть одинь: Бросивъ поводья, опустивъ голову на грудь, я тхань долго, наконець очутился въ мъсть, мий вовсе незнакомомъ; л повернулъ конп назадъ и сталь отыскивать дорогу; ужъ солице садилось, когда я подъёхаль къ Кисдоводску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказаль мив, что заходиль Вернеръ, и подалъ мит двъ записки; одну отъ него, другую... отъ Въры.

Я распечаталь первую; она была сл'Едующаго содержанія:

«Все устроено какъ можно лучше: тело

«привезено обезображенное; пуля изъ груди «вынута. Всъ увърены, что причиною его семерти несчастный случай; только помен-«данть, которому, въроятно, извъстна ваша «ссора, покачаль головой, не ничего не сва-«заль. Доказательствъ противъ вась нът. «никакихъ, и вы можете спать спокойно... если можете .. Прощайте»

Я щолго не рашалея открыть вторую 20писку... Что тогла она мий писать?.. Тажелое предчувствие волновало мою душу.

Воть оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей па-

«Я пишу къ тебь въ полной увъренво-«сти, что мы никогда болье не унидимен «Нѣсколько лѣть тому назадь, разставаясь «СЪ ТОЙОЮ, Я ДУМАЛА ТО ЖЕ САМСЕ; НО НЕЙУ «было угодно испытать меня вторично: в «не вынесла этого испытанія, мое сля-«бое сердце покорилось снова знакомому «голосу... ты не будень презирать меня за «это-не правда ли? Это письмо будеть вик-«стъ прощаньемъ и исповъдью: и обязана «Сказать тебь все, что накопилось въ мысемъ сердив съ тѣхъ норъ, какъ оно тебя «мобитъ. Я не стану обвинять тебя — ты «поступиль со мною, какъ поступиль бы «всякій другой мужчина: ты любиль мен-«какъ собственность, какъ источникъ ра-«достей, тревогь и печалей, смѣнавинхся «взаимно, безъ которых» жизнь скучез и «однообразна. Я это понила сначала...) Но «ты быль несчестливъ, и и пожертвовала «собою, надъясь, что когда-ниоудь ты оп-«нинь мею жертву, что когда-нябудь ты «поймень мою глубокую нъжность, незави-«сищую ни оть какихъ условій. Прошло съ «ТЕХЪ поръ много времени: я проникла во-«вск тайны души твоей... и убъянлась, чт «то была надежда напрасная. Горько ин «было! Но мол любовь сросдась съ душон «моей: она потемивла, но не угасла.

«Мы разстаемен навъки; однако ты месжень быть увъренъ, что я никогда не бузду любить другого: мои душа истощиля на стеоя вев свои сокровища, свои слезы и «надежды. Любиншая разъ тебя не можеть «смотръть безъ нъкотораго презрънія на спрочихъ мужчинъ, не потому, чтобъ ты «быль лучие ихъ, о, итть! но въ твоен «природъ есть что-го особенное-гебъ одес-«му свойственное, что-то гордое и тапиствен-«ное; въ твоемъ голосѣ, что бы ты ни ге-«вориль, есть власть непобідниая, никта во «Умфетъ такъ постоянно хотъть быть лю-«бимымъ, ни въ комъ эло не бынаетъ такъ «привлекательно, ин чей взоръ не объщаеть «столько блаженства, никто не умъегъ лучсте пользоваться свении преимуществами и никто не можеть быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увърить себя въ про-

•Теперь и должна тебь объяснить причину моего посифинаго отъйзда; она тебъ спокажется маловажна, потому что касается

едо одной меня.

. Нынче поутру мой мужъ вошель по смяй и разсказаль про твою ссору съ Грушсинциимъ. Видно, и очень перемънилась въ слиць, потому что онъ долго и пристально семотрълъ мић въ глаза; я едва не упала ебезъ памяти при мысли, что ты вынче слояженъ драться и что я этому причиной; мив казалось, что и сойду съ ума... Но степерь, когда я могу разсуждать, я увъерена, что ты останенься живъ: невозможево, чтобъ ты умеръ безъ меня, невозмож-«но! Мой мужъ долго ходилъ по комната; си не знаю, что онъ мий говориль, не поменю, что и ему отвъчала... върно, и ему ссказала, что я тебя любяю... Помню только. сято подъ конецъ нашего разговора онъ «оскорбилъ меня ужаснымъ словомъ и выещель. Я слышала, какъ онъ вельль за-«кладывать карету... Коть ужъ три часа, «какъ я сижу у окна и жду твоего возвра-«та. Но ты живъ, ты не можещь умереть!.. «Карета почти готова... Прощай, прощай... «И погибла-но что за нужда? Если бъ л «могла быть увърена, что ты всегда мена «будень помнить — не говорю ужъ любить — «ньть, только помнить... Прощай; идуть...я «должна спритать письмо...

«Не правда ли, ты не любинь Мери? ты «не женишься на ней?—Послушай, ты дол-«женъ мнъ принести эту жертву: я дляте-

«бя потеряла все на свъть...»

И, какъ безумный, выскочиль на крыльцо, прыгнуль на своего "Черкеса", котораго водили по двору, и пустился во весь духъ по дорогъ въ Патигорскъ. Я безнощадно погоняль измученнаго коня, который, храпя и весь въ пънъ, мчалъ меня по каме-

нистой дорогъ.

Солице уже спряталось въ черной тучь, отдыхавшей на хребть западных горь; въ Ущельть стало темно и сыро. Подкумокть, пробираясь по камнямъ, ревъль глухо п однообразно. Я скакаль, задыхаясь оть нетеривныя. Мысль не застать ее ръ Пятигорект молоткомъ ударяла инт въ сердце. Одну минуту, еще одну минуту видъть ее, проститься, пожать ея руку... Я молился, проклиналь, плакаль, сменаса... ньть, ничто не выразить моего безпокойства, отчаянія!. При возможности потерать се навъки, Въра стала для меня дороже всего на свыть, дороже жизни, чести, счастья! Богь

знаеть, какіе странные, какіе біленые замыслы ронансь въ головъ моси... И между тымь и все скакаль, погоная безношация-II вогъ я сталъ замічать, что конь мон гижелъе дышетъ; онъ раза два ужъ споткнулся на ровномъ мастъ... Оставалось пять герсть до Есентуповъ-назачьен стиницы, гат я могь перестеть на другую

Все было бы спасено, если бы у жего коня достало силь еще на десять минуть! Но вдругъ, поднимаясь изъ небольшого оврага, при выгызда изъ горь, напругомъ повороть, онъ гранулся о землю. Я проворно соспочиль, хочу поднять его, дергаю за поводъ-напраено: едва слышный стоиъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; черезъ нъсколько минуть овъ надохъ; и осталса въ степи одинъ, потерявъ послъднюю вадежду; попробоваль идии измкомь - ноги мон подкосилнеь; извуренный тревогами дил и безсонинцей, и упаль на мокрую граву и какъ ребенокъ заплакалъ.

И долго и лежаль неподвижно и плакальгорько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; а думаль, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнопровіе цечезли какъ дымъ; душа обезсилъла, разпудокъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто-вибудь меня увидьль, онъ бы съ пре-

зрипіемъ отвернулся.

Когда ночная роса и горный вытерь освыжили мою горящую голову и мысли пришля въ обычный порядокъ, то я поияль, чтогнаться за погибшимъ счастемъ безполезно и безразсудно. Чего мих еще надобно?--ег видьть? - зачемъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горькій прощальный поньлун не обогатить монхъ воспоминацій, а послъ него намъ только трудиве будеть разети-

Миъ однако пріятно, что и могу плавать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиноч разстроенные нервы, ночь, проведенная безъ сна, двъ минуты противъ дула вистолета

и пустой желудовъ.

Все въ зучшему! Это новое страданіе. говоря военнымъ слогомъ, сделяло во мив. ечастанную диверсию. Плакать здорово, и потомъ, въронтно, если бъ и не проъхале с верхомъ и не быль принужденъ на обратномъ пути проити пагнадцать версть, 10 и эту ночь сонъ не сомкнуль бы глязъ TZHOM.

И возвратилен въ Кисловодскъ въ пать часовъ утра, бросилен на постель и заснулъсномъ Наполеона послъ Ватерлоо.

Когда и проснулся, на двора ужъ было темно. Я сълъ у отвореннаго окна, разстетнуль архалукъ — и горный вътеръ освъ-

жилъ грудь мою, еще неуспокоенную тяжелымъ сномъ усталости. Вдали за ръкою, сквозь верхи густыхъ липъ, ее осъняющихъ, мелькали огни въ строеніяхъ крѣпости и слободын. На дворъ у насъ все было тихо, въ домѣ княгини было темно:

Вошель докторъ; лобъ у него быль нахмуренъ; онъ, противъ обыкновенія, не протянулъ мив руки.

— Сткуда вы, докторъ?

- Отъ княгини Лиговской; дочь ел больна-разслабление нервовъ... Да не въ этомъ дело, а вотъ что: начальство догадывается и, хотя ничего нельзи доказать положительно, однако я вамъ сокътую быть осторожнье. Княгиня миь говорила нынче, что она знаеть, что вы стрълялись за ея дочь. Ей все этоть старичекъ разсказалъ... какъ бишь его? Онъ быль свидътелемъ вашей стычки съ Грушницкимъ въ рестораціи. Я пришель вась предупредить. - Прощайте. Можеть быть, мы больше не увидимся: васъ ушлють куда-нибудь.

Онъ на порогъ остановился: ему хотьлось ножать мив руку... и если бъ я показаль ему мальйшее на это желаніе, то овъ бросился бы мив на шею; но я остался холоденъ какъ камень-и онъ вышелъ.

Воть люди! вст они таковы: знають заранъе всъ дурныя стороны поступка, помогають, совътують, даже одобряють его. видя невозможность другого средства — а потомъ умывають руки и отворачиваются съ негодованіемъ отъ того, ято имъль смълость взять на себя всю тягость отвътственности. Всъ они таковы, даже самые добрые, самые унные.

На другой день угромъ, получивъ приказание отъ высинаго начальства отправиться въ крипость N., я зашель нь пнягини проетиться.

Она была удивлена, когда на вопросъ ел: имью ли я ей сказать что-нибудь особенно важное, и отвечаль, что желаю ей быть -какъ неременилась съ техъ порь, какъ в счастливой и проч.

- А мий нужно съ вами поговорить очень серьезно.

Я сълъ молча.

Явно было, что она не знала съ чего начать; лицо ея побагровъло, пухлые ел нальцы стучали по столу; наконецъ она качала такъ, прерывистымъ голосомъ:

 Послушайте, мсье Печоринъ, и думаю. что вы благородный человъкъ.

Я поклонился.

— Я даже въ этомъ увърена, - продолжала она:-хоти ваше поведение насколько и надъ вами сменлея?.. Вы должны презисомнительно, но у васъ могутъ быть причины, которыхъ и не знаю, и ихъ-то вы должны теперь миж повърить. Вы защитили минецъ.

дочь мою отъ клеветы, стрълялись за нееследственно рисковали жизнью... He oret чайте, я знаю, что вы въ этомъ не при. знаетесь, потому что Грушниций убить [она перекрестилась]. Богь ему простигьи, надъюсь, вамъ танже!.. Это до меня ве касается... и не смъю осуждать вась, потому что дочь мол, хотя невинно, но был этому причиной. Она мнъ все сказала. думяю, все; вы изъяснились ей въ любен она вамъ призналась въ своей Гтуть выгина тажело вздохнула]. Но она больна, к я увърена, что это не простая бользем Печаль тайная ее убиваеть; она не празнается, но я увърена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, можеть быть, кмаете, что и ищу чиновъ, огромнаго богатства-разувърьтесь, я хочу тольно счасты дочери. Ваше теперешнее положение незавидно, но оно можетъ поправиться: вы нилеть состояніе; васъ любить дочь моя; она воспитана такъ, что составить счастіе вуда Я богата, она у меня одна... Говорите, что вась удерживаеть?.. Видите, я не полива была бы вамъ всего этого говорить, но в полагаюсь на ваше сердце, на вашу честьеспомните, у меня одна дочь... одна...

Она вандакала.

- Княгиня, - сказаль я: - ына невозможно отвёчать вамъ; позвольте мнё поговорить съ вашей дочерью наединъ...

 Никогна! — восклики ула она, вставъ со стула въ сильномъ волненіи.

— Какъ хотите, - отвъчалъ я, приготовляясь уйти.

Она задумалась, сделала мне знакъ рукою, чтобъ и подождалъ, и вышла,

Прошло минутъ пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, голова холодна; какъ и ни некалъ въ груди коей хоть искры любви къ милой Мери, но старанія мон были напрасны.

Воть дверь отворилась и вошла она. Боже не видалъ ее-а давно ли?

Дойда до середины комнаты, она пошатнулась; и вскочиль, подаль ей руку и довель ее до кресель,

Я стояль противь неп. Мы долго молчали; ел большіе глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ монхъ что-нибудь похожее на надежду; ел бладиыл губы напрасно старались улыбнуться, ея нъжныя руки, сложенныя на кольняхъ, былитакъ худы и прозрачны, что миз стало жаль ее.

 Княжна, — сказалъ я: — вы знаете, что рать меня.

На ея щекахъ показался бользненный ру-



ка мери. Мери ситъла на своей постели, скрестивь на кольняхь руки...



Ки. Мери. Грушницкій сталь протипь меня и, по данному знаку, началь полнимать пистолеть.



Фаталистъ. Вуличъ приставиль дуло пистолета



Фаталисть. Онъ лежаль на полу, держа въ правой рукв пистелеть.

я продолжаль: - Слъдствение, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на столь, запрыла глаза рукою, и мят показалось, что въ няхъ блеснули слезы.

—Боже мой! — произнесла она едиа внитно сто становилось невыносимо: еще минута -и и бы упаль въ ногамъ ел.

\_ Итакъ, вы сами видите, сказаль д. спольно могъ, твердымъ голосомъ и съ привужденной усмъшкою: - вы сами видите, что парты подъ столь, мы засидълясь у напора я не могу на васъ жениться. Если бъ вы Собе очень долго; разговорь, протявъ совидаже этого тенерь хотыль, то скоро бы рас- новенія, быль занимателень. Разсуждан о каялись. Мой разговорь съ вашей матушкой причанлъ мени объясниться съ вами такъ отпровенно и такъ грубо; я надъюсь, что она въ заблужденін: вамъ легко ее разуеврить. Вы видите, и пераю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, в важе въ этомъ признаюсь-вотъ все, что а стъ сказаль старый маюрь, - въдь ниже могу для васъ сдълать. Какое бы вы дурное мирніе обо мий ни нимли, я сму покоря- выхъ случаєвь, которыми вы подъеджавать юсь... Видите ли, и передъ вами низокъ?.. свои мизий? Не правда ли, если даже вы мена и эюбили. то съ этой минуты презираете?...

Она обернулась во мнв, бавдная какъ праморъ, только глаза са чудесно сверкали. гдв эти ввриме люда, видьение списокъ, — И васъ ненавижу... свазала она:

И поблагодариль, поклонился почтительно и вышель.

Черезъ часъ курьерская тройка мчала мена изъ Кисловодска. За исколько верстъ оть Есентуковъ, и узналь близъ дороги труцъ моего лихого кона; съдло было снято. вырожено, продажных казакомы и, выбото образа, на синить его сидъли два ворона. Л

вздохнулъ и отвернулся...

И теперь здась, въ этей скучной крапости, а часто, пробъгая мыслію прошедшес, спраниваю себя: отчего и не хогъль стуинть на этоть путь, открытый мив судьбою, гдъ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?.. Нать, и бы не ужился съ этой долею! И, какъ матросъ, рожденный и выросный на палубъ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурами и битвами и, выброшенный на берегь, онъ скучаеть и томится, какъ ни мани его тънистал роща, какъ ил свъти ему мирнос солице; онь ходить себь пълый день по прибрежному песку, прислушивается въеднообразному роноту набъгающихъ волиъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнеть ли тамъ, на бледной черге, отделяющей синию, пучину отъ сърыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-но-налу отдыляющійса отъ пъны валуновъ и ровнымъ обгомъ приближающійся въ пустынной пристани...

# ФАТАЛИСТЪ

Мић какъ-то разъ случвлост прожить две недъли въ казачьей станцит на левовъ флангь; тугь же стоять батальонь пехоты. офицеры собправнеь другь у друга поочеједно, по вечерамъ вгради въ варгы.

Однажды, васкучивь бестоновы в бросивы томь, что мусульманское повърье, будро судьба челована написана на небесахъ, находить и между нами многахъ новлонияковъ; каждый разскизываль развые необысновенные случан рго иля сопіта.

 Все это, гаснота, инчего не доказыванов вась не быль свидьтелемь так страк-

 — йонечно, ниито, —сказали вногіе: но мы слышали оть върных влодей...

— Есе это водоръ!-сказаль ито то.на которомъ назначенъ часъ вашей смертв. li сели точно есть предопредъление, то зачтыть же нанъ дана воля, разсудокъ? Почему мы должны давать отчеть въ нашихъ

Въ это врема одинъ офицеръ, садъвник въ углу коменты, всталь и, медлевно подойди къ столу, окинуль встув спокойнымъ и торжественнымъ ваглядомъ. Онь быль родомъ серов, какъ пидно было изъ его имени.

Наружность поручика Вузича отвічала вполив его характеру. Высокій рость и емуглый цебть зица, черные волосы, черные проницательные глаза, большов, но правильный нось-принадлежность его націн, печальная и холодная улыбка, відно блуждавиная на губахъ его, -- все это будго согласовалось для того, чтобы придать сму видъ существа особенняго, неспособнаго дълиться мыслями и страстими съ тъпи, которыхъ судьба дала ему въ товарищи. Онъ быль, храбрь, говориль мале, но

обако; никому не повървать своихъ душевныхъ и семейныхъ тайнъ; вина почти вовсе не пиль; за моледыми казачвами-которыхъ предесть трудно постигнуть, не видавъ ихъ-онъ викогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковинка была перавнодушна къ его выразвтельнымъ глазамъ, но онъ не шута сердился, когда объ этомъ намекали.

была только одна страсть, которой онъ не тапль - страсть из игра. За зеленымь не понимали; но когда онъ взвелъ курокъ и насыпалъ на полку пороху, то многіє, невольно вскрикнувъ, схватили его за руки.

— Что ты кочешь дълать? Послушай. это сумасшествіе!—закричали ему.

— Господа!— сказалъ онъ медленно, освобождан свою руку: — кому угодно запла-

Вуличь докинуль талью; карта была дана. Когда онъ явился въ цёнь, тамъ была ужъ сильная перестрёлка. Вуличь не заботился ни о пуляхъ, ни о шашкахъ чеченскихъ: онъ отыскивать своего счастинато понтёра.

столомъ онъ забывалъ все, и обыкновенно

проигрываль; но постоянныя неудачи только

раздражали его упрямство. Разсказывали,

что разъ, во время экспедиціи, ночью, онъ

на подушкъ металъ банкъ; ему ужасно вез-

ло. Вдругь раздались выстрълы, ударили

тревогу, век вскочили и бросились къ ору-

жію. - Поставь ва-банкъ! - кричалъ Вуличь,

не подымаясь, однему изъ самыхъ горячихъ

понтёровъ. - Идетъ семерка, отвъчалъ тотъ,

убъгал. Не смотри на всеобщую суматоху,

— Семерка дана! — закричалъ онъ, увидъвъ его, наконецъ, въ цъни застръльщиковъ, которые начинали вытъснять изъ лъса непріятеля, и, подобдя ближе, онъ вынулъ свой конелекъ и бумажникъ, и отдаль ихъ счастливну, не смотря на возраженія о неумъстности платежа. Исполнивъ этотъ непріятный долгъ, онъ бросился внередъ, увлекъ за собою солдать и до самаго конца дъла прехладнокровно перестръливался съ чеченцами.

Когда поручикъ Вуличъ подошелъ къ столу, то всѣ замолчали, ожидая отъ него какой-нибудъ оригинальной выходки.

— Господа!— сказаль онъ [голосъ его быль спокоень, хотя тономъ ниже обыкновеннаго]: — господа, къ чему пустые споры? Вы хотите доказательствъ? Я вамъ предлагаю испробовать на себъ: можеть ли человъкъ своевольно располагать своею жизнью, или каждому изъ пасъ заранъе назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мнъ, не мнъ!—раздалось со всъхъ сторонъ.—Вотъ чудакъ! придетъ же въ го-

лову!...

— Предлагаю пари, сказаль и шути.

- Karoe?

Утверждаю, что ийть предопредёленія,—сказаль я, высыпая на столь десятка два червонцевь —все, что было у меня въкармань.

— Держу, — отвъчалъ Вуличъ глухимъ голосомъ. — Мајоръ, вы будете судьею: вотъ пятнадцать червонцевъ; остальные пять вы мнъ должны и сдълаете мнъ дружбу, прибавите ихъ къ этимъ

 Хорошо, — сказалъ мајоръ: — только не понимаю, право, въ чемъ дѣло, и накъ вы

рашите споръ?..

Вуличъ молча вышелъ въ спальню маіора; мы за нимъ послѣдовали. Онъ подошелъ къ стѣнѣ, на которой внеѣло оружіе, и на удачу енилъ съ гвозди одинъ изъ разнокалиберныхъ пистолетовъ. Мы еще его тить за меня двадцать червонцевъ?

Всв замолчали и отошли.

Вуличь вышель въ другую вомнату и съль у стола; всъ последовали за нимъ Онъ внакомъ пригласилъ насъ състь кру. гомъ. Молча повиновались ему: въ эту минуту онъ пріобрѣлъ надъ нами накую - то таинственную власть. Я пристально посмотрЕль ему въ глаза, но онъ спокойнымъ и неподвижнымъ взоромъ встратиль мой испытующій взглядъ, и бледныя губы его улыбнулись; но, не смотри на его хланекровіе, мий казалось, я читаль печать смерти на бледномъ лице его. Я замечаль-я многіе старые вонны подтверждали мое замѣчаніе- что часто на лиць человька, который долженъ умереть черезъ насколько часовъ, есть какой-то странный отпечатокъ неизбътной судьбы, такъ что привычныть глазамъ трудно ошибиться.

Вы вынче умрете! — сказаль я ему.
 Онъ быстро по мит обернулся, но отвъ-

чаль медленно и спокойно:

— Можетъ быть да, можетъ быть нѣть., Потомъ, обратись къ мајору, спросиль:—заряженъ ли пистолетъ?

Мајоръ въ замъщательствъ не помниль

хорошенько.

— Да полно, Вузичъ! — закричалъ кто-то: — ужъ върно зараженъ, коли въ головахъ висъль; что за охота шутить!..

Тлупан шутка!—подхватиль другой.
Держу пятьдесять рублей противь ин-

ти, что инстолеть не заряжень! закричальтретій.

Составилось новое пари.

Мий надойла эта длинная перемонія.— Послушайте,—сказаль я:—или застрилитесь, или нов'ясьте пистолеть на прежнее м'ясте, и пойдемте спать.

— Разумћетса! — восилнинули многie: —

пойдемте спать.

— Госнода, я васъ прошу не трогаться съ мъста!—спазалъ Вулнчъ, приставивъ дудо пистолета по ло́у

Всѣ будто окаменъли, — Господинъ Печо ринъ, — прибавилъ онъ: — возъмите нарту и

бросьте вверхъ.

Я взялъ со стола, какъ тенерь номню, червоннаго туза и бросилъ кверху: дыха ніе у всёхъ остановилось; всё глаза, вы ражая страхъ и какое то неопределенное любопытство, бъгали отъ пистолета къ ро-

Герой нашего времени. Фаталистъ



Выстрълъ раздался у меня надъ самымъ ухомъ, пуля сорвала эполеть;

ковому тузу, который, трененца на возду- влочек земли, или за клаз-ниотли высукв, опускался медленно; въ ту минуту, ленныя права. И что жът ленналы, ж кажь онь коснулся стола, Вуличь спустиль жженныя, по ихъ инъню, только для того, курокъ... осъчка!

ве заряженъ...

зичь. Онъ взвель опять курокъ, пригвана- леса безпечнымъ странникомъ! Но за го ея въ фуражку, висквшую надъ окномь; какую силу воли придавала шил тверенвыстраль раздался—дымь наполниль ком- ность, что цалое небо, съ своим безчиснату; когда онъ разећялся, сияли фуражку: ленными жителями, на нихъ смотритъ съ она была пробита въ самой середина и пу- участіемъ, хотя намымъ, но непоменнымъ! ля глубоко засъла въ ствив.

колвить. Вуличь преспокойно пересыпаль

вь свой кошелекь мои червонцы.

Поным толки о томь, отчего инстолеть вы первый разъ не выстрелнаь; иные утвержтали, что, въроятно, подка была засорена: другіе говорили шопотомъ, что прежле порохъ быль сырой и что посла Вуличь присыпаль свіжаго; но я утверждаль, что последнее предположение несправедливо, потому что я во все время не спускаль глазъ сь инстолета.

— Вы счастливы въ нгрф!-сказаль я

Вуличу...

- Въ первый разъ отъ роду, отвичаль онь, самодовольно улыбаясь; — это лучше банка и штосса.

За то немножко опаснъе.

- А что? Вы начали върить предопре-

- Върю; только не понимаю теперь, отчего мий калалось, булто вы непремыно должны нынче умереть...

Этоть же человікь, который такъ недавно мізтиль себіз преспокойно въ лобь, теперь вдругь вспыхнуль и смутился.

— Однако жъ довольно! сказаль онъ. вставая:-пари наше кончилось и теперь ваши замічанія, мні кажется, неумістны... Онъ взяль шанку и ушель. Это мив по-

вазалось страннымь-и не даромъ.

Скоро вей разошлись по домамь, различно толкуя о причудахъ Вулича и, въроятно, въ одинъ голосъ называя меня эгопстомъ, потому что я держаль пари противъ человъка, который хотъль застрелиться; какъ будто онъ беть меня не могъ найти удобнаго случая...

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; мъсяцъ полный и красный. какъ зарево пожара, пачатъ показываться изъ-за зубчатаго горизонта домовъ; звъзды спокойно сіяли на темно-голубомъ сводѣ, и миж стало смешно, когда я вспоминать, что были инкогда люди премудрые, думавніе, что світная небесныя принимають участіе въ нашихъ инчтожныхъ спорахъ за

чтобъ освіщать ихъ битвы и горжества. . Слава Богу!—воскликнули многіе:— горять съ прежнихь блескомь, в яхъ праети и падежды давно угасли выботь съ Посмотримъ однако жъ, сказалъ Ву- ними, какъ огонекъ, закърчный на крар А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по Минуты три никто не могь слова вы- земле безъ убъждени и гордости, безъ наслажденія и страха, промі той невольной боязни, сжимающей сердие при изсли о пенабъяномы конць, мы веспособны болье въчества, ин даже для собственнаго вашего счастія, потому что знасив его невозможность и равнодушно переходимъ отъ се мивнія въ сомпінію, какъ наши презки бросвлись оть одного забдужденія нь пругому, не им'я, какъ они, ин надежды, ил таже того неопределенного, хоти и сильнаго наслажденія, которое встрачаєть птил по всякой борьбе съ люзьии, или съ депъ-

И много пругиха подобныха поль проходило въ ум'в моемъ; и ихъ не удерживаль, потому что не дюблю останавливаться на какой-нибудь отвлеченной инсли; и къ чему это ведеть?.. Въ первой молодости моей и быль мечтателемь; и любить ласкать попереженно то мрачные, то разушные образы, которые рисовало мић безпокойное и жадное воображение. Но что отъ этого мий остажев?-одна устажеть, нака после ночной битвы съ привиденјемъ, и смутное воспомпнание, исполнениее содалъній. Въ втой напрасной борьбъ я негощилъ и жаръ души, и постоянство воли. необходимые для действительной жизни. а вотупиль нь эту жизнь, передлив ее уже мысленно, и мий стало скучно и гвлко. какъ тому, кто читаетъ дурное подражаще давно ему извъстной княгь.

Происшествіе этого вечера произвеле на меня довольно глубокое впечатавне и раздражило мои нервы. Не анаю навърное, върю ли я теперь предопределению или изгъно въ этотъ вечеръ я ему твердо пърилъ; доказательство было разительно, и я, не емотря на то, что посм'ялся надъ паними предками и ихъ услужанной астрологіей, попаль невольно из ихъ колею; по и остановилъ себя во-время на этомъ опаснемъ пути и, имъя правило пичего не отвергать гъпнтельно и ничему не въвриться стъпо. отпросиль метафизику нь сторону и сталь-

смотреть подъ ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упаль, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но повидимому не живое. Наклоняюсь - м'йсянь ужъ свётиль прямо на дорогу-и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополамъ шашкой... Едва я успъль ее разсмотрёть, какъ услышаль шумъ шаговъ: два казака бъжали изъ переулка. Одинъ подошель ко мий и спросиль: не видаль ли я пьянаго казака, который гналея за езиньей. И объявиль имъ, что не встрачаль кавака, и указалъ на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойникъ! — сказалъ второй казакъ: - какъ напьется чихиря, такъ и пошель крошить все, что ни нопало. Пойдемъ ва нимъ, Еременчъ, надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжаль свой путь съ большей осторожностью и наконецъ счастливо добрался до своей квартиры.

Я жиль у одного стараго уредника, котораго любиль за добрый его нравъ, а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

эОна, по обыкновенію, дожидалась меня у калитки, завернувшись въ шубку; луна осебщала ея милыя губки, посинъвния отъ ночного холода. Узнавъ меня, она улыбнулась, но мив было не до нея. — Прощай, Настя! - сказаль я, проходи мимо. Она хотвла что-то отвічать, но только вздохнула.

Я ватвориль за собою дверь моей комнаты, засвытиль свычу и бросился на постель; только сонъ на этотъ разъ заставилъ себя жвать болье обыкновеннаго. Ужъ востокъ начиналъ бладнать, когда и заснуль, но, видно, быле написано на небесахъ, что въ эту ночь я не высилюсь. Въ четыре часа утра два кулака застучали ко мит въ окно. Я вскочиль. что такое?.. - Вставай, одъвайси! — кричало мит итсколько голосовъ. Я наскоро одълся и вышель. - Знаешь, что случилось? - сказали мыт въ одинъ голосъ три офицера, принедшие за мною; они были блёдны, какъ смерть.

— Что?

— Вуличь убить.

Я остолбеналь. — Да, убить!—продолжали они.— Пойдемъ скорве.

— Да куда же?

Дорогой узнаешь.

Пошли, Они разсказали миж все, что случилось, съ примъсью разныхъ замъчаний насчеть страннаго предопредъленія, которое спасло его отъ неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вуличь шель одинъ по темвой улиць; на него наскочиль пьяный кавакъ, парубившій свинью, и, можеть быть, прошель бы мимо, не замътивъ его, если бъ

Вуличь, вдругь остановясь, не сказаль: \_\_ Кого ты, братець, ищешь? — Тебя! — отвычалъ казакъ, ударивъ его шашкой, и разрубилъ его отъ плеча почти до сердца... Два казака, встрътившіе меня и слъдившіе за убійней, подосивли, подняли раненаго, но онъ быль уже при последнемъ издыханів и сказалъ только два слова:-Онъ правъ!-Я одинъ понималъ темное значение этихъ словъ: они относились ко миъ; и предскавалъ невольно бъдному его судьбу; мой инстинктъ не обманулъ меня: и точно прочель на его изм'внившемся лиц'в печать близкой кончины.

Убійна заперел въ пустой хать, на конць станциы: мы шли туда. Множество женщинт бъжало съ плачемъ въ ту же стороку; но вреженамъ опоздавший казакъ выскакивалъ на улицу, второнихъ пристегивал винжаль, и бытомъ опережаль насъ. Суматоха была странивая.

Вотъ, наконецъ, мы пришли; смотримъ: вопругъ хаты, которой двери и ставни заперты изпутри, стоить толиа. Офицеры и казаки толичють горячо между собою; женщины воють, приговаривая и пречитывая. Среди нихъ бросилось мий въ глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчанніе. Сна сиділа на толстомъ бревиї, облокотись на свои кольни и поддерживая голову руками: то была мать ублицы. Ея губы по временамъ шелелились,.. молитву, онъ шентали, или проклятие?

Между тамъ надо было на что-набудь ржинться и схратить преступника. Никте. однако, не отваживался броситься первый

Я подошель къ окну и посмотръль въ щель ставия: блъдный, онъ лежаль на полу, держа въ правой рукъ нистолетъ; опровавлениал шашка лежала возлъ вего. Кыразительные глаза его страшно вращались кругомъ; порою онъ вздрагивалъ и хваталь себя за голову, какъ будто неясно приноминая вчерашнее. Я не прочедъ большой ранимости въ этомъ безпокойномъ взгляда и сказалъ мајору, что напрасно онъ не велить выломать дверь и броситься туда казакамъ, потому что дучие это сдълать теперь, нежели посль, когда онъ совсьмь

Въ это время старый есаулъ подошель къ двери и назвалъ его по имени; тотъ от-

 Согрѣниять, брать Ефимычъ, —сказаль ему есауль: такъ ужъ нечего дълать покорись!

— Не покорюсь! — отвъчалъ иззакъ. - Побойся Бога! вёдь ты че чеченепь окалиный, а честный христіанияъ. Ну, ужъ коли гръхъ твой гебя попуталъ, нечего дълать: своей судьбы не минуены!

— Не покорюсь!—закричалъ казакъ гроз- конвоемъ. Народъ разошелся; офицеры мена но, и слышно было, какъ щелкнулъ взве- поздравляли-и точно, было съ чамъ. денный курокъ.

поговори сыну, авось тебя послушаеть... втрное, убъждень ли онь вь чемь, или Въдь это только Бога гитвить. Да посмотри, воть и господа ужъ два часа дожидаются. Старуха посмотръда на него пристально

и покачала головой.

подойдя въ мајору:- онъ не сдастся - я его знаю; а если дверь разломать, то много на- когда не знаю, что меня ожидаеть. Въдь шихъ перебьетъ. Не прикажете ли лучше его пристрълить? въ ставив щель широкан.

Въ эту минуту у меня въ головъ промелькнула странная мысль: подобно Вуличу,

я вздумаль испытать судьбу.

— Погодите, — сказаль я маюру: — я его

возьму живого.

Вельвъ есаулу завести съ нимъ разговоръ и поставивъ у дверей трехъ казаковъ, готовыхъ ее выбить и броситься мив на номощь при данномъ знакъ, я обощель хату и приблизился къ роковому окну; сердце мое сильно билось.

— Ахъ, ты окаянный! — кричаль есауль: что ты надъ нами смћешься что лп? алн думаешь, что мы съ тобой не совладаемь? -Онъ сталь стучать въ дверь изо всей силы; я, приложивъ глазъ къ щели, следилъ за движеніями казака, не ожидавшаго съ этой стороны нападенія- и вдругь оторваль ставень и бросился въ окно головой внихъ. Выстрълъ раздался у меня надъ самымъ ухомъ, пуля сорвала эполеть; но дымъ, наполнившій комнату, помішать мосму противнику найти шашку, лежавшую возав него. Я схватилъ его за руки; казаки ворвались и, не прошло трехъ минутъ, какъ преступникъ быль ужъ связанъ и отведенъ подъ

Послъ всего этого, вакъ бы, кажется, не — Эй, тетка! — сказаль есауль старухь: — сдълаться фагалистомь? Но вто знаеть нанътъ?.. И какъ часто мы принимаемъ за убъждение обманъ чувствъ, или промакъ разсудка!.. Я люблю сомнъваться во всемъ; это расположение не мешаеть решительно-Василій Петровичь, - сказаль есауль, сти характера; напротивь, что до меня насается, то и всегда смълъе иду впередъ, хуже смерти ничего не случится-а смерти не минуешь.

Возвратись въ криность, и разсказалъ Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему быль я свидьтель, и ножелаль узнать его милніе насчеть предопредьленія. Онъ сначала не понималъ этого слова, но и объяснить его, накъ могь, и тогда онъ сказаль, значительно покачавъ го-

— Да-съ, понечно-съ! Это штука довольно мудрения!.. Впрочемъ, эти азіатскіе курки часто осъявются, если дурно смазаны, или недовольно кръпко прижмешь пальцемъ. Признаюсь, не люблю и также винтовокъ чернесскихъ: онъ накъ-то нашему брату неприличны: прикладъ маленькій-того и глиди, носъ обожжеть... За то умъ шашки у нихъ-просто, мое почтеніе!

Потомъ онъ промолениъ, нъсколько по-

— Да, жаль бъднату... Чорть же его дернулъ ночью съ пьянымъ разговаривать... Впрочемъ, видно ужъ такъ у него на роду было написано!..

Больше и отъ него ничего не могъ добиться: онъ вообще не любить мегафизиdeckaze ubeni .

1838-1841.

# Ашикъ-Керибъ.

Турецкая сказка.

Давно тому назадь, въ городъ Тифлисъ жиль одинь богатый турокъ. Много Аллахъ далъ ему золота; но дороже золота была ену единственная дочь, Магуль-Мегери. Хороши звъзды на небеси, но за звъздами живуть ангелы, и они еще лучше; такъ и Магуль-Мегери была лучше вску девушекъ Тифлиса. Былъ также въ Тифлисъ бъдный Аникт-Керибъ. Пророкъ не даль ему ничего, кромъ высокато сердца и дара ивсенъ. Играя на саязъ [балалайна] и про-

славлян древнихъ виглаей Туркестана, ходиль онь по свадьбамь увеселять богатыхъ и счастливыхъ. На одной свадьбъ онъ увидаль Магуль-Мегери, и они полюбили аругъ друга. Мало было надежды у бъднаго Ашикъ-Кериба получить ея руку, и онъ сталь гру стенъ, какъ зимнее небо

Воть, разь онъ лежаль въсаду подъ виноградникомъ и наконецъ заспулъ. Въ это время шла мимо Магуль-Мегери съ своими подругами, и одна изъ нихъ, уендати, спя-

шаго Ашика [балалаечника], отстала и подошла къ нему.-Что ты снишь подъ вивоградникомъ, -запъла она, - вставай, бежиный, твоя газель идеть мимо. - Онъ проенулен: дъвушка порхнула прочь, какъ птична. Магуль - Мегери слышала ен пъсню и стала ее бранить. - Если бъ ты знала, - отвъчала та, -- кому я пъла эту пъсню, ты бы меня ноблагодарила: это твой Ашикъ Керибъ. - Вели меня къ нему! - сказала Магуль-Мегери, и онъ пощли. Увидавъ его печальное дино, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утъщать - Какъ мив не грустить, - отвъчаль Ашикъ-Керибъ, - я тебя люблю, и ты инкогда не будень моею!-Проси мою руку у отца моего, - говорила она:-и отенъ мой сыграетъ нашу свадьбу на свои деньги и наградить меня столько, что намъ вдвоемъ достанетъ. — Хорошо, отвечаль онь, положимь, Алкъ-Ага ничего не пожал'веть для своей дочери; но кто знаеть, что послъ ты не будень меня упрекать въ томъ, что я ничего не имълъ и тебъ всъмъ обязанъ? Нътъ, милая Магуль-Мегери, и подожиль зарокъ на свою душу: объщаюсь семь лъть странствовать по свъту и нажить себѣ богатство, либо погибнуть въ дальнихъ пустыняхъ. Если ты согласна на это, то по истечения срока будень моею. - Она согласилась, но прибавила, что есля въ назначенный день онъ не вернется, то она сдълается женою Буршудъбека, который давно ужъ за нее сватается.

Пришель Ашикъ-Керибъ къ своей матери, взяль на дорогу ся благословеніе, поналоваль маленькую сестру, повъсиль черезъ плече сумку, оперси на посохъ странничій и вышель изъ города Тифлиса. И воть догоняеть его всадникъ: онъ смотрить: это Куршудъ-бекъ. — Добрый путь! — кричаль ему бекъ, - куда бы ты ни шелъ, странникъ, я твой товарищъ. - Не радъбылъ Ашикъ своему товарищу, но нечего дълать. Долго они шли вмъсть, наконецъ завиділи нередъ собою ръку. Ни моста, ни брода. — Плыви впередъ, — сказаль Куршудъбекъ, — я за тобою последую. — Ашикъ сбросиль верхнее платье и поплыль. Переправившись, глядь назадъ-о горе! о всемогущії. Аллахъ! — Куршудъ-бекъ, взявъ его одежды, уфхаль обратно въ Тифлисъ: тольно ныль вилась за нимъ змжею по гладкому полю. Прискакавъ въ Тифлисъ, несеть бекъ илатье Ашикъ-Кериба къ его старой матери. — Твой сынъ утонулъ въ глубокойръкъ, -- говорить онъ, -- воть его одежда --Въ невыразимой тоскъ упала мать на одежды любимаго сына и стада обливать ихъ жаркими слезами; потомъ взила ихъ и понесла къ нареченной невъсткъ своей, Ма-

гуль-Мегери. - Мой сынъ утонуль, - свазала она ей: - Куршудъ-бекъ привезъ его одежды; ты свободна. - Магуль-Мегери уль биулась и отвъчала: - Не върь: это все выдумки Куршудъ-бека. Прежде истечения семи лъть никто не будеть моимъ мужемъ-Она взяла со стѣны свою саазъ и сповойно начала пъть любимую пъсню бъднаго Ашикъ-Кериба.

872

Между тъмъ странникъ пришелъ босъ и нагъ въ одну деревию. Добрые люди отбли его и накормили; онъ за это пълъ имъ чудныя пъсни. Такимъ образомъ переходиль онъ изъ деревии въ деревию, изъ города въ городъ, и слава его разнеслась повекду. Прибыть онъ наконецъ въ Халафъ. По обыкновению, вошель въ кофейный воми. спросиль саазъ и сталь пѣть. Въ это времи жиль въ Халафъ паша, большой охогникъ до ибсенниковъ. Многихъ къ нему приволили - ни одинъ ему не повравился. Его чауни измучились, бъгая по городу Вдругъ, проходя мимо кофейнаго дома, слышать удивительный голось. Они туда. — Иди съ нами къ великому пашѣ, — закричали они,-или ты отвъчаены дамъ головою. - Я челованъ вольный, странникъ изъ города Тифлиса, - говорить Ашикъ-Керибъ: хочу-пойду, хочу-нѣтъ; пою, когда придется, и вашъ паша мив не начальнить.-Однако, не смотра на то, его схватили и привели къ пашъ. - Пой! - сказалъ наша, и онь запыль. И въ этой ивень онь славиль свою дорогую Магуль-Мегери, и эта писня такъ правилась гордому пашъ, что окъ оставиль у себя бъднаго Ашикъ-Кериба. Посыпалось къ нему серебро и золото, заблистали на немъ богатыя одежды. Счастливо и весело сталъ жить Ашикъ-Керибъ и сдъладся очень богать. Забыль онь свою Магуль-Мегери или нътъ - не знаю, только срокъ истекаль. Последній годь скоро долженъ быль кончиться, а онь и не готовился къ отъвану. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаиваться. Въ то время отправлялся одинъ купенъ съ караваномъ изъ Тифлиса съ сорока верблюдами и 80 невольниками. Призываеть она купца къ сеов и даеть ему золотое блюдо. — Возьми ты это блюдо,-говорить она,-н въ какой бы ты городъ ни прібхаль, выставь это блюдо въ своен лавит и объяви вездъ, что тотъ, кто признается моему блюду хозяиномъ и докажеть это, получить его и, вдобавовъ, въсъ его золотомъ. —Отправился купецъ; вездъ исполняль поручение Магуль-Метери, но никто не призналси хозинномъ золотому блюду. Ужъ онъ продаль почти всѣ свои товары и прівхаль съ остальными въ Халафъ. Объявиль онъ везда поручение Магуль-Мегери.



услыхавъ это, Ашикъ-Керибъ прибъгаетъ въ караванъ-сарай и видить золотое блюдо въ лавкъ тифлисскаго купца. - Это мое! сказаль онь, схентивь его рукою.-Точно вику:-Ага, конечно, благодывие таке твое, — свазаль купень: — я узналь тебя, лико; но сделай еще больше в сли и течерь ашикъ-Керибъ. Ступай же скорфе въ Тиф- буду разсказывать, что въ одекъ день пописъ: твои Магуль-Метери велъла тебъ ска- спъть изъ Арзиньина въ Тификсъ, инъ извать, что срокъ истекаеть, и если ты не кто не повърить: дай инт какое-инбуль вобудениь въ назначенный день, то она вый- казательство. - Наклонись, - сказаль тогь неть за другого. - Въ отчалния, Ашикъ-Керибъ схватилъ себя за голову: оставалось коня комонь земян и положи себь за натолько три дня до рокового часа. Однако зуху, и тогда, если не стануть вкрать онъ съль на коня, взяль съ собою суму истинъ словъ твонув, то вели въ себь присъ золотыми монетами и поскакалъ, не жа- вести слъпую, которал семь въть ужъ въ дъя коня. Наконецъ, измученный бъгунъ этомъ положени, помажь ей глаза-и она упанъ бездыханный на Аранньянъ-горф, что увидить - Ашикъ взяль кусокъ жили изъмежду Арзиньяномъ и Арзерумомъ. Что ему было дълать? Отъ Арзиньяна до Тифлиса два мъсяца бады, а оставалось только два дня. - Аллахъ всемогущій! - воскликиуль онъ -- если ты ужъ мет не поможень, то мив нечего на земль дълать! - 11 хочеть онъ броситься съ высокаго утеса. Варугь видить внизу человака на быломъ конъ, и елышить громкій голось:-Оглань [коноша], что ты хочешь двлать? - Хочу умереть, отвечель Ашикъ. — Слезай же сюда, если такъ, я тебя убью. -- Ашикъ спустился коевакъ съ утеса. - Ступай за мною, - сказалъ грозно всадникъ. — Какъ я могу за тобою савдовать, — отвъчать Ашикъ: — твой конь летигь, какъ вътеръ, а я отягощенъ сумою. — Правда. Повесь же суму свою на съдло мое и сабдуй. — Отсталъ Ашикъ-Керибъ, какъ ни старалси бъжать. - Что жъ ты отстаещь? спросиль всадинкъ. - Какъ же я могу ельдовать за тобою: твой конь быстръе мысли, а и ужъ измученъ. — Правда. Садись свади на кони коего и говори всю правду: куда тебъ нужно ъхать? - Хотя бы въ Арзерумъ поситть нынче, отвъчаль Ашикъ. - Закрой же глаза. — Онъ запрыль. — Теперь открой. — Скотрить Аникъ: передъ нимъ бъльють стъны и блещутъ минареты Арзерума. — Виносать, Ага, - сказаль Ашикъ: - я относп; я хотълъ сказать, что мнв надо бхать въ Карсъ. - То-то же! отвъчалъ вездникъ, я предупредиль тебя, чтобъ ты гогориль мей сущую правду. Закрой же опять глаза. Теперь открой. — Ашикъ себъ не върить, что это Карсъ. Онъ упалъна колени и сказалт.: — Епноватъ, Ага, трижды виноватъ теой слуга Ашикъ-Кериоъ; но ты самъ знаешь, что если человъкъ ръшился лгать съ утра, то долженъ лгать до конца дня. Мнъ по настоящему надо въ Тифлисъ — Экой ты невърный! — сказаль сердиго вседникт: но, нечего дълать, прещаю тебъ. Закрой же глава. Теперь открой, — пребавить овъ по прошествін минуты. Аннять всерикнуль оть

радости: они были у вороть Тифлиса. Принеся искреннюю благодариесть и важи свем. суму съ съдла, Ашикъ-Керпбъ сплата всарульюнувичись: - возыми нав-новы коныта подъ коныта бъдаго кона; во только окъ поднять голову-везднякъ и конь вечезля. Тогда онъ убъдился нъ душь, что его попровитель быль ни кто иной, какъ Хадери-

лать [св. Георгій]. Только ноздно вечеромъ Аникъ - Керибъ отыскаль домъ свой. Стучить онь въ явери прожащею рукою, говера: — Ана, ана [мать], отвори! и Божий гость, и холодень, и голодень: прошу, ради странствующего твоего сына, впусти кене! — Слабый голосъ старухи отвечаль ему:-для ночлега путниковъ есть дома богатыхъ и сильныхъ; есть теперь въ городъ свадьбы — ступай туда: тамъ вожешь просести ночь въ удовольствін.—Ана, - отвъчаль овъ: - а здъсь никого знакомыхъ не пифю, и потому повтерию кою просьбу: ради странетсующаго твоего сына, впусти меня! - Тогда сестра его говорить матери: — Мать, и вставу и отворю ему двери. — Негодиал! — отвъчала старуха; — ты рада принимать володых в людей и угощать ихъ, нотому что вотъ уже семь лъть, какъ я оть слезъ потеряля зръніе.—Но дочь, не вниман са упрекамь, встала, отворила дверь и виустила Авник-Кериба. Оказавъ обычное привътствіе, овъ съль и съ тайнымъ волненіемъ сталь осматриваться. И видить опъ: на стънъ висить, въ пильномъ дехат, его сладкозвучная саазъ, и сталъ спрашивать у матери:-Что висить у тебя на стапь? - Любовытный ты гость, - отвёчала она: - будеть и того, что тебь дадуть кусокь хльба и завтра отпустять тебя съ Богомъ. - И ужъ сказаль тебъ!-возразялъ онъ,-что ты мол родная мать, а это сестра мон; и потому прошу объяснить мит, что это висить на ствиъ?-Это саазъ, саазъ, - отвъчала старуха сердито, не върд ему. - А что значить саазъ? - Са-23% то значить, что на ней играють и по-10ть песня. — И просыть Ашикъ-Кериов, чтобъ она позволила сестръ снять саязъ и повязать епа. - Незган, - одвржата скара-

ха -- это саазъ моего несчастнаго сына. Воть уже семь лъть она висить на стънъ. и ничьи живая рука до неи не догрогивалась. - Но сестра его встала, силла со стъпы саязь и отдала ему. Тогда онъ подняль глаза къ небу и сотворилъ такчю молитву:-О, всемогущій Аллахъ! если я долженъ достигнуть до желаемой цели, то мол семиструнная саазъ будегь также стройна, какъ въ тоть день, когда и въ последній разъ игралъ на ней! - II онъ ударилъ до мъдвымъ струнамъ - и струны согласно заговорили: и онъ началь пъть:-- Я бъдный кериов (странникъ), и слова мон бъдны; но вединій Хадериліазъ цомогъ мив спуститься съ кругого утеса. Хотя я бъденъ и бъдны слова мон, узнай меня, мать, своего странвика. - Послъ этого мать его зарыдала и спраниваеть его:-Какъ тебя зовугь?-Раниять [простодушный], - отвёчаль онъ. -Разъ говори, пругой разъ слушай, Рашинь, сказала она: - своими ръчами ты изръзалъ сердне мое въ куски. Пынъшнюю ночь я во сив видела, что на голове моей волосы побъльли. Я вогь ужъ семь льть, какъ осленда отъ слезъ. Скажи мий ты, который имъень его голосъ, когда мой сынъ принеть?-И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно онъ называль себя ея сыномъ, но она не върила. И спуста нъсколько времени, просить онъ: - Позвольте, матунка, взять саазъ и идти; я слыналь, здысь близко есть свадьба; сестра меня проводить. Я буду цъть и играть, и все, что получу, принесу сюда и раздълю съ воми. - Не позволю, - отвъчала старуха: -съ тъхъ поръ, какъ изгъ мосго сына, его саазъ не выходила изъдому. - Но онъ сталъ влясться, что не повредить ни одной струны. - А если хоть одна струна порвется, продолжаль Ашикъ, - то отвъчаю монмъ имуществомъ. - Старуха ощунала его сумы и, узнавъ, что онъ наполнены монетами, отпустила его. Проводивъ его до богатаго дома, гдв шумълъ свадебный пиръ, сестра осталась у дверей слушать, что будеть.

Въ этомъ домъ жила Магуль-Мегери, и въ эту ночь она должна была сдвлаться женою Куршудъ-бека. Куршудъ-бекъ пироваль съ родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сиди за богатою чадрой [занавѣсомъ] съ своими подругами, держала въ одной рукть чашу съ ядомъ, а въдругой-острый винжалъ: она поклялась умереть прежде, чить опустить голову на ложе Куршудъбека. И слышить она изъ-за чадры, что пришель незнакомень, который говориль: - Ceлямъ алейнюмъ! вы здѣсь веселитесь и пивуете, такъ позвольте мий, обдному страннику, стсть съ вами, и за то я спою вамъ

пъсню. - Почему же нъгъ? - сказалъ Куршудъ-бекъ. -- Сюда должны быть впускаемы пъсенники и плясуны, потому что закел свадьба. Спой же что-нибудь, ашикъ [пт. вень], и и отпущу тебя съ полной горстью золота.

Тогла Куршудъ-бекъ спросиль его - 4 какъ тебя зовуть, путникъ? - Шинди-гевурсезъ Гскоро узнаете |. - Что это за имя? воскликнуль тогь со смехомь: - я въ неввый разъ такое слышу. - Когда мать мод была мною беременна и мучилась родани то многіе сосъди приходили къ дверямь спрашивать: сына или дочь Богь ей наль Имь отвичали: шинди-гёрурсезь (скоро узнаете]: II воть поэтому, когда я родизея мий дали это имп. - Посла этого онъ взяль. саазъ и началъ ибть:

— Въ городъ Халафъ л инлъ мисирение вино, но Богъ мий далъ крылья, и я придегаль сюда въ три пни.

Брать Куршудъ-бека, человъкъ малоучный, выхватиль кинжаль, воскликнувы;-Ты лжешь! какъ можно изъ Халафа поі-Ехать сюда въ тон дия?

— За что жъ ты меня хочешь убить?сказалъ Ашикъ. — Пъвцы обыкновенно со всъхъ четырехъ сторонъ собираются въ одно масто: и и съ васъ ничего не беру, върьте мив или не върьте.

— Пускай продолжаеть, — сказаль женихъ, и Ашикъ-Керибъ заиблъ снова:

- Утренній намазъ твориль я въ Арзиньянской долинъ, полуденный намазъвъ городъ Арзерумъ; предъ захожденіемъ солнца твориль намазъ въ городъ Карсъ, и вечерній намазъ-въ Тифлисъ. Аллахъ даль мик прылья и и прилегаль сюда: дай Богъ, чтобъ и сталь жертвою белаго воня: онъ скакадъ быстро, какъ илисунъ по канату, съ горы въ ущелье, наъ ущелья на гору: Мевлянъ [Господь нашъ] даль Ашику прылья, и онъ прилетель на свадьбу Магуль-Мегери.

Тогда Магуль-Мегери, узнавъ его голосъ, бросила ядъ въ одну сторону, а кинжалъвъ другую. — Такъ-то ты сдержала свою клятву, -- сказала ен подруга: -- стало быть, сегодня ночью ты будень женою Курнудъбека? — Вы не узнали, а п узнала милый мил голосъ, — отвъчала Магуль - Мегери и, взавъ ножницы, она проръзала чадру. Когда же посмотръда и точно узнада своего Ашивъ-Кериба, то векрикнула и бросплась къ нему на шею, и оба упали безъ чувствъ. Брать Куршудъ-бека бросился на нихъ съ винжаломъ, намъревансь заколоть обонхъ, но Куршудъ-бевъ остановиль его, примолвивъ:-Успокойся и знай, что написано у человака на лбу при его рожденіи, того онъ не минуетъ. прида въ чувство, Магуль-Мегери нопра-

спраталась за чадру.

Теперь точно видно, что ты Ашикъ-Керибъ, — сказалъ женихъ: - но повъдай. пакть же ты могь въ такое короткое время поскать такое великое пространство?—Въ опазательство истины, -- отвечаль Анивъ: -абла мон перерубить камень; если же я лу, то да будеть инел мол тоныне волоса. но лучие всего, приведите мых слепую. вогоран бы семь якть уже не видьла свыта утыпу. Сестра пон не хуже твоей преж-Больнго, и и возвращу ей эркие. - Сестра апикъ-Периба, стои въ съняхъ у двери и ше серебра и золота, и такъ, возъяв се за себя, услышавъ такую ръчь, побъжала къ мате- и будьте такъ же счастливы, какъ и съ матушка!—закричала она:—это точно моею дорогою Магуль-Мегери. езать и точно твой сынъ, Ашикъ-Керибъ! -

прида во водина закрыла лицо рукою и пиръ свадебный. Тогда Авликъ взадъ помовъ земли изъ-за назухи, развель его водою и намазалъ матери глаза, примодея: Внайте вей люди, какъ могущь и великъ Хадерилізать!-и мать его прозрыва. Носят того никто не смъть сомпъраться въ истинъ словь его, и Куршульбекъ уступаль ему безнольно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда, въ радости, Амикъ-Кернов сказалъ ему: - Послушай, Куршуль-бекъ, я тебя ней невъсты; я богать, у ней будеть не мень-

## Двѣ неоконченныя повъсти.

1841.

ОТРЫВОВЪ НЕРВОВ НАЧАТОЙ ПОВЪСТИ.

(Лугинъ).

У графиии Восо быль музыкальный пеперь. Первые артисты столяцы илатили гасемъ непусствомъ за честь аристопративескаго прісма: въ чисай гостей мелькало несполько литераторовъ и ученыхъ, дей или три модныя прасавним, изсколько барымень и старушекъ и одинъгвардейскій офиверь; около десятка доморощенныхъ львовъ присовалось въ дверахъ второй гостиной и у и мина. Все ило своимъ чередомъ; было ин скучно, ни весело.

Въ ту самую минуту, какъ новопріважал извина подходила къ родию и развертываза ноты, одна молодая женщина звенула, вствля и вышла въ сосъднюю комнату, на чо время опуственную. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворваго траура. На плечь, пришинденный къ толубому банту, сверкаль бриаліантовый венств. Она была средняго роста, стройна, ведленна и лънива въ своихъ движеніяхъ; черные, длинные, чудесные волосы отгынли ел еще молодое и правильное, но бладное лицо, и на этомъ лицъ сіяла печать

Здравствуйте, мсьё Лугинь, сказада Минскан кому-то. — И устала... Сважите что-нибудь.

И она опустилась въ широкое нате возль камина. Тоть, къ кому она обращалась, сваъ противъ нел и ничего не отвъчаль.

Въ вомнать ихъ было только двое, и холодное молчание Лугина попазывало ясно, что онъ не принадлежаль нь числу си обо-

— Скучно! — сказада Минекая и снова зъенула. - Вы видите, и съ вами не церемонюсь. — прибавила она,

— И у меня сплинъ!, отвъчаль Лугинъ. — Ванъ опять хочетел въ Италію, —сказала она поель ифпотораго молчанія: — не

правда ли?

Лугинъ, въ свою очередь, не слыхалъ вопроса; онъ продолжаль, положивь когу на ногу и устави глаза безотчетанво на бъломраморныя плечи своей собеседницы:

— Вообразите, какое со мной несласти Что можеть быть хуже для человака, поторый, какъ и, посвятиль себя живописи? Воть уже два недали, какъ вой люди мих кажутся желтыми — и один только люди! Добро бы вск предметы, тогда была бы гармовія въ общемъ колорить: и бы думаль, что гуляю въ газдерей испанской школы... такъ нътъ! все остальное какъ и прежде: один лица наменились, мит пногда кажется, что у людей, вмасто головъ, лимоны.

Минекая улыбиулась,

— Призовите доктора, — сказала сна. - Доктора не помогуть: это силинъ!

Во взглядь, который сопровождаль это влево, выражалось что-то похожее на сав-

І начатой повасти.

дующее: мит бы хот пось сго немножно помучить.

- Въ кого?

- Хоть въ меня.

- Нать! вамъ даже кокствичать со мною было бы скучно, и потомъ скажу вамъ откровенно: ни одна женщина не можеть лю-

 — А эта... какъ бишь ее? итальянская графиня, которая последовала за вами изъ

Неаполи въ Миланъ?...

 Вотъ видите, – отвъчалъ задумчиво Лугинъ, - я сужу другихъ по себт и въ этомъ отношеніи, увіренъ, не ошибаюсь. Мнъ точно случалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ всв признаки страсти. Но такъ какъ н очень знаю, что въ этомъ обязанъ только искусству и привычкъ кстати трогать нъкоторыя струны человъческого сердца, то не радуюсь своему счастію. Я себя спрашивалъ: могу ли я влюбиться въ дурную? Вышло: нътъ; и дуренъ, и, слъдственно, женщина меня любить не можеть, это ясно. Артистическое чувство развито въ женщинахъ сильнъе, чъмъ въ насъ; онъ чаше и долже насъ покорны первому впечатливно. Если я умъль подогръть въ нъкоторыхъ то, что называють капризомъ, то это стоило миъ неимовфриыхъ трудовъ и жертвъ; но такъ какъ я зналъ поддъльность чувства, внушеннаго мною, и благодариль за него только себя, то и самъ не могъ забыться до полной, безотчетной любви; къ моей страсти примънивалось всегда немного злости. Все это грустно, а правда!...

 Какой вздоръ! — сказала Минская, но. окинувъ его быстрымъ взглядомъ, она не-

вольно съ нимъ согласилась.

Наружность Дугина была въ самомъ дълъ ничуть не привлекательна, не смотря на то, что въ странномъ выражении глазъ его было много огня и остроумія. Во всемъ его существъ вы не встрътили бы ни одного изъ тъхъ условій, которыя дълають человъка пріятнымъ въ обществъ: онъ быль неловко и грубо сложенъ, говорилъ ръзко и отрывисто; больше и редкие волосы на вискахъ, неровный цвѣть лица-признаки постояннаго и тайнаго недуга - дъзали его на видъ старъе, чъмъ онъ былъ въ самомъ дъль Онъ три года лечилси въ Италіи отъ инохондрія, и хотя не вылечился, но по крайней мъръ нашелъ средство развлекаться съ пользой; онъ пристрастился къ живописи. Природный таланть, сжатый обязанностями службы, развился въ немъ широко и свободно подъ животворнымъ небомъ юга, при чудныхъ памятникахъ древнихъ учителей. Онъ вернулся истиннымъ художникомъ, хотя одни только друзья имъли право наслаждаться его прекраснымъ талантомь. Въ его картинахъ дышало всегда какое-то веясное, но тяжелое чувство; на нихъ бида нечать той горькой поэзін, которую нашь бъдный въкъ выжималь иногда изъ серда ел первыхъ пропов'ядниковъ.

Лугинъ уже два мъсяца какъ вернулся въ Петербургъ. Онъ имѣлъ независимое съ стояніе, мало родныхъ и нъсколько старинныхъ знакомствъ въ высшемъ вругу столицы, гдв и хотвлъ провести зиму. Опбываль часто у Минской: ен красота, різкій умъ, оригинальный взглядь на веши должны были произвести впечатальне ва человъка съ умомъ и воображениемъ; но о любви между ними не было и въ помият

Разговоръ ихъ на время прекратился в они оба, казалось, заслушались музыки. Заъзжая пъвица пъла балладу Шуберта на слова Гёте: «Лъсной царь». Когда она кончила. Лугинъ всталъ.

Куда вы? — спросила Минекая.

— Прощайте. — Еще рано. Онъ опять съль.

— Знаете ли, — сказалъ онъ съ какою-то важностью, - что и начинаю сходить съ ума?

— Право?

- Кром'в шутокъ. Вамъ это можно сказать: вы надо мною не будете смваться. Воть уже въсколько дней, какъ и слыну голосъ; кто-то мнъ твердить на ухо съ угра до вечера, и-какъ вы думаете, что-адресъ Вотъ и тецерь слышу: — въ Столярномъ нереулкѣ, у Какупікина моста, домъ титулярнаго совътника Штасса, квартира номерт 27,и такъ шибко, шибко, точно торошится... несносно!..

Онъ побладналь, но Минская этого не замѣтила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорить?-спросила она разсыянно.

— Нѣтъ; но голосъ звонкій, рѣзкій десканть.

— Когда же это началось?

- Признаться ли? Я не могу сказать навърное... не знаю... воть что, право, презабавно!-спазаль онъ, принужденно улы-

 У васъ кропь приливаетъ къ головѣ и въ ушахъ звенить.

— Пътъ, пътъ! Научите, какъ мят изба-

виться?

 Самое лучшее средство, — сказала Минская, подумавъ съ минуту, — идти къ какушкину мосту, отыскать этогь номерь, 1 такъ какъ, върне, въ немъ живеть какойнибудь саножникъ или часовой мастеръ, <sup>то</sup> для приличія закажите ему работу и, возвратись домой, ложитесь спать, потому что...

вы въ самомъ дъль нездоровы... прабавила грязный переуловъ, въ которомъ съ кажона, взглянувъ на его встревоженное лицо сь участіемъ.

тинь, -я непремънно пойду. -Онъ всталь,

взяль шлину и вышель.

880

881

Она посмотръла ему вслъдъ съ удивле-

Сырое ноябрыское угро лежало нать Цетербургомъ. Мокрый снъгъ падаль хлопьями, дома казались грязны и темны; лица прохожих были зелены; извозчики на биркахъ дремали подъ рыжими полостами свовхъ саней: мокрая, длинная шерсть ихъ быныхъ илячь завивалась барашкомь; тучанъ придавалъ отдаленнымъ предметамъ вакой-то съро-лиловый цвыть. По тротуа--воние инован калопали валоши чиновняка, да иногда раздавался шумъ и хохотъ въ подземной полнивной лавочка, когда оттуна выталкивали пьянаго молодца въ зсденой фризовой шинели и плеенчатой фуражит. Разумъется, эти картины встрътили бы вы только въ глухихъ частяхъ города. какъ напримъръ, у Какушкина моста. Черезъ этогъ мость шелъ челозъкъ средняго роста, ни худой, ни толетый, ни стройный, не съ широкими плечами, въ пальто, и вообще одътый со вкусомъ, Жалко было видьть его лапированные сапоги, вымоченные силгомъ и грязью; но онъ, казалось, объ этомъ ни мало не заботился. Засунувъ руки въ карманы, повъся голову, онъ шель неровными шагами, какъ будто боялся достигнуть цъли своего путешествія или не имъль ел вовсе. На мосту онъ остановился, подняль голову и осмотрълся. То быль Лугинъ. Слъды душевной усталости виднелись на его измятомъ лиць, въ глазахъ горьло тайное безпокойство.

— Гдъ Столярный переуловъ? — спросилъ онь неръшительнымъ голосомъ у порожияго извезчика, который въ эту минуту проважаль мимо него шагомъ, закрывшись по шею мохнатою полостью и насвистывая камаринскую. Извозчикъ посмотрълъ на него, клыстнулъ донадь кончикомъ кнуга и проталь мимо.

Ему это показалось странно. - Ужъ полно есть ли Столярный переуловъ? — Онъ сошель съ моста и обратился съ тъмъ же вопросомъ въ мальчику, который бъжаль съ полунгофомъ черезъ улицу.

— Столярный? — сказаль мальчикъ: — а воть идите прямо по Малой Мъщанской и тогчасъ направо; первый переулокъ и бу-

Лугинъ успокондел. Дойда до угла, онъ деть Столярный. повернуть направо и увидаль небольшой

дой стороны было не больше десяти высонихъ домовъ. Онъ постучаль въ дверь пер-Вы правы, — отвёчаль угрюмо Лу- вой мелочной лавочии и, выздавь давочиика, спросилъ:-гдъ домъ Штосса?

Штосса? не знаю, баринъ; завсь этакихъ нътъ; а вотъ здъсъ рядомъ есть домъ купца Блинникова, а подальше...

Да инъ надо Штосеа...

— Ну, не знаю!.. Штосса?—сказаль лавочникъ, почесавъ загылокъ, и потомъ прибавиль: -- нъть, не слыхать-съ!

Лугинъ пошель самь смограть надписи: что-то ему говорило, что онъ съ перваго взгляда узнаеть домь, хотя никогда его не видаль. Такъ онъ добрадся почти до конца переулка 'и ви одна надиясь начамъ не поразила его воображения, какъ вдругъ онъ кинулъ случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидаль надъ одними воротами жестиную доску волее безъ издписи. Онъ нодбъжаль нь этимь ворогамъ и, сколько ни разсматриваль, не заметиль ничего похожаго даже на следы стергой времененъ надилен; доска была совершенно новая. Подъ ворогами дворникъ, въ долгополомъ поливившемъ кафганъ, съ съдой, давно небритой бородою, безъ шанки и подпоясанный гразнымъ фартукомъ, разметаль

— Эй, дворникъ!-запричаль Луганъ. Пворникъ что-то проворчалъ сввозь зубы.

— Чей это домъ?

— Проданъ! потвъчаль грубо дверникъ.

— Да чей онъ былъй

Чей?—Кифейкина, купца.

— Не можеть быть! върно Штосса! векрикнуль невольно Лугинь.

— Исть, быль Кифенкина, а теперь такъ Штосса, — отвічаль дворинкь, не подвимая головы

у Лугина руки опустились. Сердце его забилось, какъбудго предчувствуя несчасте. Долженъ лионъ быль продолжать свои изследования? Не лучше ли во-время остановиться? Кому не случалось находиться въ такомъ положенія, тоть съ трудомъ пойметь его. Любонытство, говорягь, стубило родь человъческій; оно и понынк наша главная, первал страсть, такъ что даже вев остальный страсти могуть нить обълениться. Но бывають случан, когда тапиственность предмета даеть любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, оброшенному съ горы сильною рукою, мы не можемъ остановиться, хотя видимъ насъ ожидающую бездну. Лугинъ долго стоилъ передъ веротами,

навоненъ обрагился къ дворнику съ во-

просомъ:

- Новый хозяннъ здёсь живеть?
- Пъть. — Гай же?
- А чорть его знаеть!
- Ты ужъ давно здѣсь дворникомъ? Лавно.
- А есть въ этомъ домъ жильцы?
- Скажи, пожалуйста, сказалъ Лугинъ послѣ нѣкотораго молчанія, сунувъ дворнику целковый:-кто живеть въ 27 номерт.

Дворникъ поставиль метлу къ воротамъ, взяль цёлковый и пристально посмотрёль на пальцахъ красовалось множество рад-

- Въ 27 номеръ?.. Да кому тамъ жить? Онь ужъ Богь знаеть сколько льть пустой.
  - Развъ его не нанимали?
  - Какъ не нанимать, сударь, панимали!
- Какъ же ты говоришь, что въ немъ не живуть...
- А Богь ихъ знаеть! такъ-таки не живуть. Наймугь на годь, да и не перевзжають.
  - Ну, а кто его последній нанималь?
  - Полковинкъ, изъ анженеровъ, что ли?
  - Отчего же онъ не жилъ?
- Да перевхаль было... а туть, говорягь, его послали въ Вятку-такъ номерь пустой за нимъ и остался.
  - А прежде полковника?
- Прежде его было наняль какой то баронъ, изъ нъмцевъ, да этотъ и не нереъзжалъ: слышно, умеръ.
  - А прежде барона?
- Нанималь купець для какой-то своей... гм! да обанкрутился, такъ у насъ и задатокъ остался ...
  - Странно!—подумаль Лугинь. - А можно посмотръть номеръ?
- Дворникъ опять пристадьно взглянуль на

— Какъ нельзя? Можно!— отвъчалъ онъ

и пошель, переваливаясь, за ключами. Онъ скоро возвратился и повель Лугина во второй этажъ по широкой, но довольно гразной лестнице. Ключь заскриивль въ заржавленномъ замкт и пверь от- помахиван ключами. ворилась; имъ въ лицо пахиуло сыростью. Они взощли. Квартира состояла изъ четырехъ комнатъ и кухни. Старая, пыльнал мебель, нъкогда позолоченная, была правилино разставлена кругомъ стѣнъ, обтянутыхъ обоями, на которыхъ изображены были, на зеленомъ грунть, красные попуган и золотые лиры; изразцовыя печи кое-гдв порастрескались; сосновый полту выкрашенный подъ паркеть, въ иныхъ мъстахъ скрипълъ довольно подозрительно; въ простънкахъ впсыли овальный зеркала съ рамками рококо; вообще компаты имъли какую-то странную,

песовременную паружность. Опа, не знаю почему, понравилась Лугину.

— Я беру эту квартиру, - сказаль онь -Бели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри, сколько наутины!.. да надо хорошенько вытопить. — Въ эту минуту онъ замътиль на ствив последней комнаты поленой портреть, изображавший человых льть сорока въ бухарскомъ халать, съ нов. вильными чертами и большими, сърым глазами; въ правой рукт онъ держаль золотую табакерку необыкновенной величны: выхъ перстней. Казалось, этоть портреть имсанъ несмълой, ученической кистью; илатье, волосы, рука, перстии — все было очень плохо сдълано; за то въ выражения липа. особенно губъ, дышала такая страшная жизнь. что нельзя было глазь оторвать; въ лини рта быль какой-то неуловимый изгибъ, недоступный искусству и, конечно, начентанный безсознательно, придаваещий линвыражение насм'янливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случалось ли вамъ на замороженномъ стекав, кли зубчатой тъни, случайно наброшенной на стъну какимъ-нибудь предметомъ, различи профиль человъческого лица, профиль, инотда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте перел жить ихъ на бумагу - вамъ не удасте: попробуйте на ствит обрисовать карандашемъ силуэтъ, васъ такъ сильно поразлвшій-и очарованіе исчезаеть. Рука человіка никогда съ намъреніемъ не произведет. этихъ линій; математически малое отступленіе — и прежнее выраженіе погибло невозвратно. Въ лицъ портрета дышало именно то неизълскимое, возможное только гению или случаю.

- Странно, что и замътиль этогь портреть только въ ту минуту, какъ сказалъ, что беру квартиру!-подумаль Лугинь.

Онъ съль въ пресла, опустиль голову на руку и забылся.

Долго дворникъ стояль противъ него.

— Что жъ. баринъ? — проговорилъ онъ наконенъ.

 Какъ же? Коли берете, такъ пожалуйте задатокъ.

Они условились въ цент. Лугинъ далъ задатовъ, посладъ въ себъ съ приказаніемъ сейчасъ же перевозиться, а самъ просидъль противъ портрета до вечера. Въ 9 часовъ самыя нужный вещи были перевезены изъ гостиницы, гдъ жиль до сей поры Лугинъ.

Вздоръ, чтобъ на этой квартирф нелья! было жить! - думаль Лугинъ: - моимъ пред-



ашикъ-Кериоъ Магуль-Бегери стала его спрашивать и утъщать.



Ашикъ-Керибъ. Смотрить Ашикъ: бъльють стым и бленуть минареты Арзерума.



Лугинъ. Онъ замътилъ поясной портреть.



Лугинъ. Она съ грустнымъ взоромъ оборачиваль

мественникамъ, видно, не суждено было въ въ немъ ничего не было отвратительнато, я взяль свои м'вры: перевхаль тогчась!... что жъ?-ничего.

До двънадцати часовъ онъ съ свениъ стамамъ камердинеромъ Никитой разставляль мещи... Надо прибавить, что онъ выбраль тая своей спальни комнату, гдв вискль

Передъ тъмъ, чтобъ лечь въ постель, овъ полошель со свъчей къ портрету, желая еще разъ на него взглянуть хорошенько. и прочиталъ внизу, вибсто имени живописца, красными буквами: середа.

— Какой нынче день? — спросиль онъ

HURUTY.

Понедѣльникъ, сударь.

 Послъзавтра середа, — сказалъ разсъянно Лугинъ.

- Точно такъ-съ?

- Пошель вонь! - запричаль онь, топ-

пувъ ногою.

Старый Никита покачаль головою и вышель. Посль этого Лугинь легь въ пестель и заснулъ. На другой день утромъ привезли остальным вещи и ибсколько начатыхь нартинь.

Въ числъ недоконченныхъ картинъ, большею частію маленькихъ, была одна, разитра довольно значительнаго. Посреди холста,

исчерченнаго углемь, меломь и загрунгованнаго зелено-коричневой краской, эскизъ жененой головки остановиль бы внимание зватока; но, не смотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала непрілгно чемъ-то неопределеннымь въ выражении глазъ и ульбия. Видно было, что дугинъ перерисовываль ее въ другихъвидахь и не могь остаться довольнымъ, потому что въ разныхъ углахъ холста являлись та же головка, замаранная коричневой краской; то не быль портреть. Можеть быть, подобно молодымъ поэтамъ, вздыхающимъ по небывалой красавиць, онъ старался осуществить на холстъ свой пдеалъ-женщину ангела-причуда, понятная въ первой юности, но ръдкан въ человъкъ, который скелько-вноудь испыталь жизнь. Однако есть люи, у которыхъ опытность ума не дъйствуеть на сердце, и Лугинъ быль изъ числа этихъ несчастныхъ и поэтическихъ создапій. Самый тонкій плугь, самая опытная кокетка съ трудомъ могли бы его провесть, а самъ себя онъ ежедневно обманываль съ простодушіемъ ребенка. Съ нъкотораго времени его преследовала постоянная ндея, мучительная и несносная, тыть болье, что оть нея страдало его самолюбіе. Онъ быль

Авлеко не красавецъ-вто правда, однано

и люди, знавшіе его умь, таланть и добродушіе, находили даже выраженіе липа его довольно пріятнымъ. Но онъ твердо тотдился, что степень его безобразін исилючаеть возможность любви, и сталь смотрыть на женщинъ, какъ на природныхъ своихъ враговъ, подозрѣвая въ ихъ случайныхъ ласнахъ побужденія постороннія и объясняя грубымь и положительных образом самую явную ихъ благосилонность.

Не стану разсматривать, до накой степени онь быль правъ: но дело въ томъ, что подобное расположение души извиниеть достаточно фантастическую любовь нъ воздушному идеалу, любовь самую вевинвую и вийсти самую вредную для человым съ во-

ображения.

Въ этогъ день, поторый быль вторника, начего особеннаго съ Лугинымъ не случалось: онъ до вечера просидель дома, хотя ему нужно было куда-то жхэть. Непостижимал льнь овладьла всьив чувствами его; хогьль рисовать - висти выпадали изъ рукъ, пробоваль чигать - взоры его спользили надъ строками и читали совствы не то, что обыло написано; его бросало въ жаръ и нь холодь; голова больла; звеньло въ умахъ. Когда смерилось, онъ не велель подавать севив и съпъ у окна, которое выходило на дворъ. На дворъ было темно; у бъдныхъ состдей туско свытились овна. Онъ долго онябль; вдругь на дворб занграла шарманна; она пграда какой-то старинный абмецкій вальсь: Лугинь саушаль, саушаль; ему стало ужасно грустно. Онъ началь ходить но комнать; небывалое безпокойство имъ овладело; ему хотелось планать, хотелось смънтьси. онъ бросился на постель и заплакаль: ему представилось все его прешедшее. Онъ вспомниль, накъ часто бывалъ обманутъ, какъ часто дълалъ зло именно тъмъ, которыхъ любилъ; какая дакая радость иногда разливалась по его сердну, когда видъль слезы, вызванныя имь изъ глазъ, нынъ запрытыхъ навъпя, и онь съ ужасомъ замътилъ и признаден, что овъ недостопнъ быль любви безогчетной и негинной-и ему стало токъ больно, такъ тажело! Около полуночи онъ усповоился, сълъ

кь столу; важегь свычу, ваяль зисть бумаги и сталь что-то чертить. Все было тихо вокругъ. Свъча горъла ярко и спокойно. Онъ рисоваль голову старика, и когда кончиль, то его поразило оходство этой головы съ пъмъ-то знакомымь. Эбнъ подняять . глаза на портрегъ, висћаний противъ него еходство было разительное; онъ невольно вздрогнуль и оберпулся: сму показалось, что дверь, ведущая въ пустую гостиную,

улыбнулся.

заспринъла; глаза его не могля оторваться отъ двери. - Кто тамъ? - вскрикнуль онъ.

За дверьми послышался шорохъ, какъ бунто улонали туфли; известка посыналась съ печи на полъ.-Кто это?-повторилъ онь слабымъ голосомъ.

Въ эту минуту объ половинки дверитихо, беззвучно стали отворяться; холодное ныханіе пов'яло въ комнату; дверь отворилась сама; въ той комнать было темне,

какъ въ погребъ. Когда дверь отворилась настежь, въ ней показалась фигура, въ полосатомъ халатъ и туфляхъ: го быль сёдой, сгорбленный старичекъ; онъ медленно подвигался, присъдая; лицо его, блъдное и длинное, было неподенжно, губы сжаты; сърые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрали пряко, безъ пали. И коть овъ саль у стола противъ Лугина, вынулъ изъ-за назухи двт колоды карть, положиль одну противъ Лугина, другую передъ собой, н

— Что вамъ надобно?—сказалъ Лугинъ съ храбростью отчаннія. Его кулаки судорожно сжимались и онь быль готовъ пустить шандаломъ въ незваннаго госта.

Подъ халатомъ вздохнуло.

пыхающимся голосомъ. Его мысли меша-

Старичекъ зашевелился на стуль; всл его фигура измѣнялась ежеминутно; онъ пѣлался то выше, то толще, то почти совстмъ съеживался; наконецъ принялъ прежній

- Хорошо, подумаль Лугинь: если это привидъніе, то я ему не поддамся.

— Не угодно ли, я вамъ промечу штоссъ? сказаль старичекъ.

Лугинъ взяль передъ нимъ лежавшую колоду картъ и отвъчалъ насмъшливымъ тономъ:

— А на что же мы будемъ играть? Я васъ предваряю, что душу свою на карту не поставлю! [Онъ думаль этимъ озадачить привидъніе]. А если хотите, — продолжалъ онъ: - я поставлю клюнгеръ: не думаю, чтобъ они водились въвашемъ воздушномъ

Старика эта шутка ни мало не сконфу-

— У меня въ банкъ вотъ это! — отвъчаль онъ, протянувъ руку.

— Это?— сказалъ Лугинъ, испугавшись и кинувъ глаза налѣво. - Что это?

Возлѣ него колыхалось что-то бѣлое, неясное и прозрачное. Онъ съ отвращениемъ

- Мечите! - потомъ сказалъ онъ, опра-

вившись, и, вынувъ изъкармана клюнгерт. положиль его на карту. - Идеть, темная

Старичекъ покловился, стасовалъ карты. срѣзалъ и сталъ метать. Лугинъ поставиль семерку бубенъ, и она соника была убита: старичекъ протянулъ руку и ваялъ зототой

— Еще талью!—сказаль съ досадою Лу-

лилен.

отрывокъ

Онъ покачаль головою.

Что же это значить?

— Въ середу, - сказаль старичекъ.

- А, въ середу! - вскрикнуль въ бъшенствъ Лугинъ. - Такъ натъ же! не хочу въ середу! завтра или никогда! Слышины ли? Глаза страннаго гости произительно засверкали, и онъ опять безпокобно зашеве-

- Хорошо! - наконецъ сказалъ онъ всталь, поклонился и вышель, прискдая. Дверь опять тихо за нимъ загворилась, въ сосъдней комнать опять захлонали туфли и мало-по-малу все утихло. У Лугина кровь стучала въ голову молоткомъ; стравное чувство возновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что онъ проиграль.-Однако жъ и не поддалси ему! - говорилъ онь, стараясь себя утьшить. Переупрамиль! Въ середу! Какъ бы не такъ! что я за су- Это несносно! — сказалъ Лугинъ за- масшедшій! Это хорошо!.. очень хорошо! овъ у меня не отдълается... А какъ похожъ на этоть портреть!.. ужасно, ужасно похожь!.. А! теперь и понимаю!..

> На этомъ словъ онъ заснуль въ преслахъ. На другой день поутру онъ никому о случившемся не говориля, просидъль цълый день дома и съ лихорадочнымъ нетеривнісив дожидался вечера.

— Однако и не посмотрълъ хорошенько на то, что у него въ банкъ! - думаль онъ: върно, что-нибудь необыкновенное!

Когда наступила полночь, онъ всталь съ своихъ пресель, вышель въ состденою комнату, заперъ на ключь дверь, ведущую въ переднюю, и возвратился на свое мъсте. Онъ недолго дожидался: опять раздался шорохъ, хлопанье туфлей, кашель старика, и въ дверяхъ показалась его мертвая фигура. За нимъ подвигалась друган, но до того туманная, что Лугинъ не могъ разсмотръть ея формы. Старичекъ съль, какъ наканунъ, положиль на столь дет колоды карть, сртзалъ одну и приготовился метать, повидимому, не ожидая отъ Лугина никакого сопротивленія. Въ его глазахъ блистала необыкновенная увъренность, какъ будто они читали въ будущемъ.

Лугинъ, остолоенъвшій совершенно подъ магнитическимъ влінніемъ его сърыхъ глазъ, уже бросиль было на столь два полунинеріала, какъ вдругь онъ опоминиса.

Позвольте!.. сказаль онь, покрывь рукою свою колоду.

Старичекъ сидълъ неподвиженъ

- Что, бишь, я хотель сказать? Позвольте.. да!...

Лугинъ запутался.

Ваконецъ, сдвлавъ усиліе, онъ медленно

проговорнать:

Хорошо... я съ вами буду вграть... я принимаю вызовъ... я не боюсь... только съ условіскъ и должень знать, съ въжь пграю. онь быль увърень, что наконень хоть одна Какъ ваша фамилія?

Старичекъ улыбнулся.

\_ Я иначе не играю, - проговорилъ Лу- но за то наждую ночь на минуту встобчаль тянъ; а между тъмъ дрожащая рука его вытеснивала изъ колоды очередвую карту.

— что-съ? — проговорилъ неизвъстный, и пожелтълъ ужасно. Цълые дин просижи-

насмъщино улыбаясь,

\_ Штоссъ?-это?-У Лугина руки опу-

стились, онъ испугался.

Въ эту минуту онъ истрествоваль возлі. себя чье-то свъжее аром: гическое дыханіе, и слабый шорохъ, и вздохъ невольный, и легкое, огненное прикосновенье. Странный, сладкій и вывсть бользненный трепеть профжаль по его жиламъ; онъ на мгновенье обернуль голову и тогчась опять устремиль взоръ на карты; но этого иннутнаго взглана было бы довольно, чтобъ заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное видънье: склопась надъ его плетомъ, сілла женская головка; ел уста унолин; въ ен глазахъ была тоска невыразимая; она отделялась на темныхъ стенахъ комнаты, какъ угренияя звезда на туманновъ востокъ. Никогда жизнь не производила инчего столь воздушно-неземного; никогда смерть не уносила изъ віра ничего столь поднаго пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свъть вейсто формъ и тъла, теплое дыханіе вийсто врови, мысль вийсто чувства; то не быль также простой и ложный празракъ, потому что въ неясныхъ чертахъ дышала страсть бурная и жадная, желаніе, грусть, любовь, страхъ, надежда... то была одна изъ техъ чудных в прасавиць, которых в рисуеть намъ полодое воображение, передъ которыми, въ голнении пламенныхъ грезъ, стоимъ на позвияхъ и плачемъ, и мозимъ, и радуемся, Богь знаеть чему; одно изь тыхь божественных созданій молодой души, когда ова, въ избыткъ силъ, творитъ для себя новую природу, лучше и поливе той, изкоторой она прикована!

Вт эту минуту Лугинъ не могъ объленить того, что съ нимь сдълалось; но съ этой минуты онъ решился играть, пока не выиграеть; эта цель сделалась целью его жизни: онъ быль этому очень радь.

Старичекъ сталъ метать: варка Лугина была убита. Баъдная рука опать потанцила по столу два полуимперіала.

— Завтра!-сказаль Лугинь.

Старичекъ вздохнуль тяжело, но кивнуль головой въ знакъ согласія, и вышель, какъ

наканунъ.

Всякую ночь въ продолжение ибсяца эта сцена повторилась: всякую ночь Лугинъ проигрываль, но сму не было жаль девегь; парта будеть дана, и потому все удвоиваль. куши, Онъ быль въ сильномъ проигрышь, взгладъ и улыбку, за которые онъ готовъ быль отдать все на свыть. Онь похудыть валь дома, запершись въ кабинетъ; часто не объдаль. Онъ ожидаль вечера, какъ любоеникъ-свиданья, и каждый вечерь быль награжденъ взглядомъ болъе нъжнымъ, улыбкой болье привътливой Она-не знаю какъ назвать ее-она, казалось, принивала трепетное участіе въ игръ: казалось, она ждала съ нетеривніемъ минуты, когда освободител отъ ига несноснаго старика, и всикій разъ, когда карта Лугина была убита, она съ груствынъ взоромъ оборачивала въ нему эти страстные, глубокіе глаза, которые, казалось, говорили: — смълъе, не упадай духомъ, подожди: и буду твоею, во что бы то ин стало; и теби любле! - и жестовая, молчаливая печаль новрывала своей тыны ен измънчнеми черты. И всикій вечерь. когда ови разставались, у Дугина бользиенно сжималось сердце отчанијемъ и отменствомъ. Онъ уже продавалъ вещи, чтобъ поддерживать игру; онъ надъль, что невда лекъ та минута, когда ему нечего будеть поставить на карту. Надо будеть на что-нибудь рышиться. Онъ рышилел...

# СТРЫВОКЪ ВТОРОЙ НАЧАТОЙ ПОВЪСТИ

[Годъ неповестонъ].

И хочу разспарать вамъ историю женщины, которую вы вев видали и когорую викто изъ васъ не зналь. Вы ее встръчали ежедневно на баль, въ театръ, на гулянью, у нен из пабинеть. Теперы она уже сощла со сцены большого свъта; ей тридцать лёть, и она схоронила себя вь деревит; но когда ей было только двадцать, весь Петербургъ шумно занимален еввъ продолжение цълой зним. Объ этомъ совершенно забыли-и слава Богу! потому что, иначе, я бы не могь печатать своей повъсти. Въ обществъ про нее было иъ то преми много разногласных толковь. Отв-Гушки говорнан объ ней, что она прехит-

892

рая и прелукавая, пріятельницы-что она преглупенькая, соперницы - что она препобрая, молодыя женщины-что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ея имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность: иные жальли, что такой правильной и свъжей красоть недостаеть физіономіи, тогда какъ другіе утверждали, что хоти она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженья въ ея лицъ замъняеть всъ прочіе недостатки. Притомъ мужъ ел, пятидесятильтній мужчина, имфль графскій титуль и сомнительно-огромное состояние. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщинь ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой онв всв такъ жадно гоняются и за которую накоторыя

нать нихъ такъ дорого платять. Подробности моего разсказа покажутся не очень правственными, но ручаюсь вамъ, что въ немъ будеть заключаться глубокій вравственный смыслъ, который не ускольвнеть ин отъ кого, развъ оть 18-льтнихъ барышенъ-да ниъ моей книги не додуть; а если она имъ и понадется случайно, то умолию ихъ, послъ этихъ строкъ закрыть ее и не класть на ночь подъ подушку, погому что оть этого находять дурные сны. Молодыя же дамы, прочитавъ эти правдивыя страницы, върно, отдадуть справедливость мониъ описаніямъ и замічаніямъ, вспомнивъ итчто подобное въ своей жизни; но онъ, конечно, этого никому не скажутъ, тогда какъ многіе молодые франты станутъ уварять, что такія приключенія были съ ними на дняхъ, тогда какъ съ больщею частію изъ няхъ вичего такого случиться даже не можетъ. Всв почти жалуются у насъ на однообразіе свътской жизни, и забывають, что надо бъгать за приключеніями, чтобъ они встратились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть езволновану сильной страстью или имъть одинъ изъ тъхъ безпокойно-любонытныхъ харакгеровъ, которые готовы сто разъ пожертвовать жизнію, только бы достать илючь самой незамысловатой, повидимому, загадки; но на дит одной есть уже върно другая, погому что все для насъ въ мір'в тайна, и тоть, кто думаеть отгадать чужое сердце или внать всё подробности жизни своего лучшаго друга, горько ошибается. Во всякомъ сердцъ, во всякой жизни пробъжало чувство, промелькнуло событіе, которыхъ никто викому не откроеть, а они-то самыя важныя и есть; они-то обыковенно дають тайное направление чувствамъ и поступкамъ.

Въ нашемъ равнодушномъ въкъ люсопытныхъ и страстныхъ людей немного; но, около десяти лътъ тому назадъ, случился одинъ такой чуданъ въ Петербургъ, и сувьба, какъ нарочно, поставила его предъ непонятной женщийою, которой исторію я мочу вамъ разсказать.

Александру Сергъевичу Арбенину было тридцать лать-возрасть силы и эралости для мужчины, если только молодость его прошла не слишкомъ бурливо и не слишкомъ спокойно. Извъстно, что въ прироть противоположным причины часто производять одинакія действія; лошадь равно падаеть на ноги отъ застоя и отъ излишней

Вотъ какова была молодость Арбенина. Начнемъ сначала.

Онъ родился въ Москвъ. Скоро послъ появления его на этогъ свъть, его мать разъ-**Вхалась** съ его отдомъ по неизвъстнымъ причинамъ. Сообразивъ всъ городскіе толки, можно было сделать только одно верное ваключение, а именно, что Сергъй Васильевичь разъёхался съ своей супругой.

Саша остался на рукахъ отца. Когда ему минуло годъ, его посадили съ кормилиней и няней въ нарету и отвезли въ симбирскую деревню. Сергъй Васильевичь вскоръ самъ туда пріфхаль и поселился на житье. Деревня эта находилась на берегу Волги. Отъ барскаго дома по скату горы до самой ръки разстилался фруктовый садъ. Събалкона видны были дымащіяся села ауговой стороны, синфющія степи и желтыя нивы. Весной, во время разлива, ръка превращалась въ море, усвянное леспетыми островами; по ней мелькали бълые паруса барокъ и вечеромъ раздавались пфсии бурлаковъ. Барскій домъ быль похожъ на всѣ барскіе дома: деревянный, съ мезониномъ, выкрашенный желгой краской, а дворъ обстроенъ быль одноэтажными, длинными флигелями, сараями, понюшнями и обведенъ валомъ, на которомъ качались и сохли жидкія ветлы, среди двора красовались качели; но воскресеньямъ дворня толичлась вокругъ нехъ и, порой, двъ горинчныя садились на полусгиненцую доску, висящую межъ двухъ соминтельныхъ веревокъ, и двое изъ самыхъ любезныхъ лакеевъ, взявшись каждый за конецъ толстаго каната, взбрасывали скроиную чету подъ облака; мальчишки били въ ладони, когда пугливыя давы начинали визжать-и вских было очень весело. Надо замътить, что качели среди барскаго двора-признакъ отечески-добраго правленія, а между тъмъ вотъ какъ корощо судять о насъ иностранцы: въ путевыхъ запискахъ одного француза я недавно читаль, что у насъ противъ господскаго дома обыкновенно торчить висълица. Французъ замъчалъ

осгроумне, что это, должно быть, злоунотре остроја, ибо смертная навиь въ России униэтожена. Бъдныя качели!...

мужний Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаковъ выбъгали съ иладемъ на берегъ; въ жаркіе льтніе дни толны врестьянскихъ дъвокъ купались въ стувеныхъ струяхъ Волги: нхъ русыя косы нелькали надъ пънистой влагой; ихъ гроикій смехъ раздавался далеко. Зимой горничныя девушки приходили шить и вязать вь детскую, во-первыхъ, потому что няпе Саша было поручено женевое хозластво, а во-вторыхъ, чтобъ потъщать меленьнаго барченна. Сипть было съ ними очень весело. онь его ласкали и целовали наперерывъ, разсказывали ему сказка про волжских в разбойниковъ, и его воображение наполнялось чунссами диной храбрости и картинаив мрачными и попитами противу-общестеенными. Онъ разлюбиль перушки и началь мечтать. Illести леть уже онъ заглявывался на закать, устанный румяными сблаками, и неповятно-следостное чувство накто не подовржвать въ Сашъ этого скрыужь волновало его душу, когда полный мъ- таго огня, а между тъмъ онь обхватиль санъ свътилъ въ окно на его дътскую кроватку. Ему хотелось, чтобъ кто-нибудь его приласкаль, поцеловаль, приголубиль, но у старой вявыки руки были такія жесткія! Отепъ имъ вовсе не занимался, хозяйнячать и бадиль на охоту. Саша быль преизбалованный, пресвоевольный ребеновъ. Онъ семи лътъ умъль уже прикрикнуть на непослушнаго лакея. Принявъ гордый видъ, онь умъль съ презраніемъ улыбнуться на назкую лесть толстой ключины. Между тыкь природная всьиъ склонность къ разрушению развивалась въ немъ необыкно-

венно. Въ саду онъ то и дело ломаль из сты и срываль лучшіе центы, усыная ими дорожки. Онъ съ истиниять удовольстваемъ давилъ несчастную муху и радовался, когда брошенный имъ камень сбиваль съ ногъ бъдную курнцу. Богъ знаетъ, какое направление приняль бы его характерь. если бъ не пришла на помощь корь — бользнь опасная въ его возрасть. Его спасля отъ смерти, но тажкій недугъ оставаль его въ совершенномъ разслабленіи: онъ не могъ ходеть, не могь приноднять ложен. Целью три года оставался онъ нь саномъ жалкомъ положения, и если бъ онъ не получиль отъ природы жельзнаго телосложения, то варно бы отправился на тогь свать. Бользнь эта имкла важныя следствія и странное влінніе на умъ и характерь Са ши: онъ выучнася думать. Лишенный восможности развлекаться обывновенными забавами дътей, онъ началь искать ихъ въ самомъ себъ. Воображение стало для него новой игрушкой. Не даромь учать детей, что съ огнемъ играть не должно, Но-увы! все существо беднаго ребенка. Въ продол женіе мучительныхъ безсонницъ, задыхиясь между горнчихъ подушекъ, онъ уже привываль побъждать сграданья тела, увленаясь грезами души. Онъ воображаль себя возженить разбойникомъ, среди синихъ и студеныхъ волять, въ тъни дремучихъ лъсовъ, въ шуна бител, въ ночныть набадахъ при звукъ пъсень, подъ свистомъ волжской бури. Въроятно, что раннее развите умственныхъ способностей не мало помъ шало его выздоровленію...

# ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

# Menschen und Leidenschaften.

EIN TRAUERSPIEL 1).

1830 года.

М. Лермантовь.

Посвящается .

Тобою только вдехновенный, И строки грустныя писаль, Не знавъ ни славы, ни похваль, Не мысля о толить презранной. Одной тобою жиль поэть,

") Люди и страсти. Трагедія.—Въ руковисноу-ществуєть только пімецкій заголовова. (Приміч. ваь над. Висков.).

Скрываючи въ груда мятежной Страданья многихъ, многихъ льтъ, Свои мечты, твой образъ нажный. На вло враждующей судьов, Имель онъ лишь одно въ предметь: Всю душу несвятить тебъ И больше накому на свъть!... Его любовь отвергла ты. Не заплативши за страданья... Пусть предъ тобой сін листы Листами будуть оправденыя. Прочти-тить эднеь своимъ перомъ

Напомниль о мечтахъ былого, И, если не полюбинь снова, Ты, межеть быть, вздохнешь объ немъ.

### лайствующия лица.

Кареа Ивановна Громова, 80 абтъ. Нинолай. Михалычъ Волинъ, 45 лътъ. Юрій Николанчъ Волинъ, сметь его, 22 летъ. Василій Михалычь Волинь, брать Николая Михалича, 48 льть. дочерн его. 1-я-17 льтъ, 2-я-19 льть. Злиза Заруция, молодой офицеръ, 24 мътъ. Дарья, горинчизя Громовой, 38 льт. Иванъ, слуга Юрія. Василиса, служанка двухъ барышенъ. Слуга Волиныхъ.

Действіе происходить въ деревит Громовой. М. Лермантовь.

### ДЪИСТВІЕ ПЕРВОЕ.

#### Явленіе І.

Утро.- Стоить на столь чайникь, сановарь и

Дарья:-Что, Иванъ, сходилъ ли ты на погребъ? Тамъ, говорятъ, все замокло отъ вчерашняго дождя... да видель ли ты, где Юрій Николанчъ.

Иванъ: - Ходилъ, матушка Дарья Григорьевна, и перетеръ все, что надобно... а барина-то я не видалъ-вишь ты, онъ върно пошелъ къ батюшкъ на верхъ; дъло обыкновенное-кто не хочетъ съ подобнымъ отномъ быть - тдетъ же онъ въ чужіе крал, такъ что мудренаго... А не знаете ли, матушка, скоро мы съ бариномъ-то молодымъ отправимся или нътъ? Скоро ли вы съ нимъ проститесь?

Дарья: — Я слышала, барына говорила, что черезъ педвлю, для того-то и Николай Михалычъ со всей семьей привалилъ сюда да знаешь ли, воть тебф Христосъ, съ тфхъ поръ, какъ они прівхали сюда, съ техъ самыхъ поръ (я это такъ твердо знаю, какъ то, что у меня пять пальцевъ на рукѣ)и двухъ серебряныхъ ложекъ не досчиталась. Ты не въришь?

Иванъ: - Какъ не върить, матушка, коли ты говоришь! Однако жъ это мудрено-въдь у тебя все принерто – надо быть большому искуснику, чтобъ подтибрить двѣ серебряныя ложки. Да! тугь какъ хочешь экономію наблюдай и давай намъ меньше жалованы и одежи и все, что хочешь; а какъ всякій день, да всякій день пропажи, такъ ничего не поможешь..

Дарья: - Эта же вина все на мнв, да на мић; а и, видить Богъ, такъ върно служу Марећ Ивановић, что нельзя больше; пуска-ють этихъ... прости, Господи, мое согрѣше-

віе! въ дом'є угощають; а сделалась пропажа — п отвъчаю. Ужъ ругають, ругаюты (Притворяется плачущею).

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Иванъ:- А можно спросить, отчего барыня въ ссоръ съ Пиколаемъ Михалычемъ? -Кажись бы не отчего - близкая родни...

Дарья:- Нè отчего?- какъ нè отчего? погоди, я тебя все это дъло-то разскажу (садится). Вишь ты, я еще была девчонкой какъ Марья Імитріевна, дочь нашей барыни скончалась, остави сынка. Всъ плакали какъ сумасшедшіе — наша барыня больше всьхъ. Потомъ она просила, чтобъ оставить ей внука, Юрія Николаича; отецъ-то сначала не соглашался, но наконецъ его улакомилии онъ, оставя сынка-да и отправился къ себъ въ отчину. Наконецъ ему и вздумалось къ намъ прібхать — а слухи-то и дошли оть добрыхъ людей, что онъ отвиметь у насъ Юрія Николаича. Воть оть этого съ тъхъ поръ они и въ ссоръ еще...

Иванъ: — Да какъ-ста же за это можно сердиться? По моему, такъ отецъ всегда воленъ взять сына — въдь это его собственность. Хорошо, что Николай Михалычь такой побрый, что опъ сжалился надъ горемъ тещи своей; а другой бы не сдълаль того и не оставиль бы своего дътища.

Дарья: - Да, посмотрала бы п, какъ онъ сталь бы его восинтывать: у него у самого жить почти нечёмъ, хоть онъ и нарохтится въ важные люди; какъ бы онъ сталь за него платить по четыре тысячи въ годъза обученье разнымъ языкамъ?

Иванъ: - Э-эхъ! матушка моя! есть нословица на Руси: глупому сыну не въ помощь богатство. Что въ этихъ учителяхъ-коля умень, такъ все уменъ, а какъ глунъ, такъ вее напрасно.

Дарья (съ ульбиой):-А! я вижу, и ты заступаешься за Никодая Михалыча — онъ, видно, тебя прикормилъ, сердешный; таковъто ты, добро, добро.

Иванъ (въ сторону): - По себъ судить. (Съ гордынъ видомъ). Я всегда за правую сторону заступаюсь, и положусь на всю дворню, которая знастъ, что меня еще никто никогда не прикариливаль.

Дарья: - Такъ и ты оставляеть нату барыню .. хорошо, хорошо, Иванъ! (Топнувъ погой). Такъ я одна остаюсь у нея, къ ней привязанная всёмъ сердцемъ!.. Нестястная барыня! (Притворяется плачущей).

Иванъ (въ сторону): - Аспидъ! Явленіе П.

Входить Василиса съ молочинкомъ.

Василиса: — Пожалуйте, Дарья Григорьевна, барышнямъ сливокъ. Вы прислади молока, а онъ привыкли дома пить чай сосливками; такъ не прогнъвайтесь.

дарья:- Онъ у васт все сливочки попивали! (Въ сторону). Видишь, богачки! (Еж). у меня нътъ сливокъ; теперь постъ, такъ и не кипатила. Василиса: - Я такъ и скажу?

дарья: - Такъ и скажи! Ну, чего ждешь. д тебф сказала, что у меня въть. (Василиса угодить. Она продолжаеть). Экін какін спісивыя! въдь голь, настоящая голь — а туна же: сливокъ, да сливокъ! ради, что къ тыть понали, гда есть сливки. Пускай же анають, что я не ихъ слуга! Экія какія! Явленіе Ш.

ниполай Михалычь, Василій Михалычь (входять). Въ эту минуту дверь отворяется и Юрій бистро николай Михалычь (Дарьв):-Здравствуй,

Дарья: - Здравствуйте, батюшка! хорошо

ли почивали?..

Николай Михалычъ:-Хорошо-да у васъ что-то жарко наверху. Послушай, пошли инв моего человъва.

Дарья (Икану):-- Пошли! Что ты стоишь?

(Онъ ухедить).

Нинолай Михалычь (брату): -- Посмотри-ка, брать, какъ угро прекрасно, какъ все свъжо! Ахъ, я люблю ужаено это времяпойдемъ прогуляться въ саду-пойдемъ...

Василій Михалычъ: — Изволь, я готовъ. (Ухолять. Дарья отверлеть инъ дверь, Дарьт). Педай намъ чаю въ содъ, слышишь?

Дарея: - Каковы! - принеси имъ туда чаю. Какъ будто и ихъ раба. Какъ бы не такъ! такъ не понесу же имъ чаю, пускай ждугъ, наи сами приходать - 0-охъ, время пришао, времечко: всякій командуеть!

### Явленіе IV

Квартира Заруцнаго въ набъ.-Ребятите на нозатихъ; людька и баба за пряжей въ углу:

Заруцкій (сидить за стеломъ, на которомъ столтъ бутилка и два стакана; опъ въ гуспреконь мундары):-Воть, кажется, я нашель еще говарища моей молодости. Какъ полезно это общественное воспитание: на каждомъ шагу жизни мы встръчаемъ собратій, раздъланинкъ наши занятія, шалости; но точно, милы бывають [они] только пока мы молоды. Какъ старое восноминание, намъ дюбезенъ старый другъ. (Могавие). А Воливъ оные Абатов матру: ни вр лемя никома не уступаль—ни въ буянстве, на въ умныхъ дълахъ и мысляхъ: во всемъ былъ первый, и и завидоваль сму! Но онъ скоро будеть и послаль сказать ему, что старый его пріятель здёсь — посмотримь, всномнать ли онъ меня? (Пьеть). Славное вино, То-то попотчую. (Берогь гатару и пграсть, и

пость; гитара лежала на столь). нли 1-Е. Если жизнь тебл обманеть, Не печалься, не сердись,

Въ день унынія смирись,-День веселья, върь, настанетъ. Сердце въ будущемъ живеть: Настопщее уныло, Все мгновенно, все пройдеть; Что пробдеть, то будеть мило... или 2-Е. Смертный, мев ты подражай: Наслаждайся, наслаждайся, Страстью пылкой угомлайся, А за чашей отдыхай. (Пьеть).

#### Явленіе V.

иходить въ вабу и брослется ва шею Зарудному. Молчаніе.

Юрій: Заруцкій!.. Какъ неожиданно..: Заруций:-Давно, брать Волинь, не видались мы съ тобой. Я ожидаль теби и зналь навърно, что ты меня не забыль. Баковъ же и пророкъ!

Юрій: - Какъ ты перемінился во время разлуки нашей! Однако не постариль и та-

кой же веселый, удалой.

Зарушній: — Мое д'вло гусарское; а в'єдь и ты перемьнился ужасно...

Юрій: — Да я переменняся — посмотри, какъ я постарълъ. О, если бъ ты зналъ вев причины этому, ты бы содрогнулся и вздохнуль бы.

Заруцкій:-Въ самомъ діль, чінь больше всматриваюсь, ты мрачень, угрюмь, печаленъ; ты не тотъ Юрій, съ которымъ мы пировали, бывало, такъ беззаботво, какъ гусары наканунъ кровопродитнаго сраженія

Юрій: Ты правду говоришь, товаришь Я не тоть Юрій, котораго ты зналь прежде: не тоть, который съ дътскимъ простосердечіемъ и довърчивостію видался въ объятіл всякаго; не тогь, котораго занимала несомточная, но прекрасная мечта земного, общаго братства, у котораго при одномъ названін свободы сердце вздрагивало, и щеки покрывались живымъ румянцемъ. — 0, другъ мой! того юношу давнымь-давно похоронили Тоть, который передь тобою, есть одна тынь: человъкъ полуживой, почти безъ настоящаго и безъ будущаго, съ одничь прошедшимъ, котораго никакая власть не можеть воротять. Заруцкій: — Полно! полно! я не върю

ушамъ своимъ. Ты что-ли-это ты говоришь? Скажи мий, что съ тобою сдълалось, объясни миъ-я, чоргъ возьми, начего туть не могу понять. Изъ удальца еділален такимъ мрачнымъ, какъ докторъ Фаустъ! Полно, братегь, оставь свои глупыя бредня.

Юрій: - Немудрено, что ты меня не понимаешь, ты вышель двуин годами прежде меня изъ пансіона и не могь знать, что. со мной случивось.. Много, много было безъ тебя со мною; ахъ, слишкомъ много! (Начиваеть разскавь; Заруцкій закуриваеть трубку).

Заруций: - Да что же могло съ тобою быть? Несправедливости начальства, товаришей? И ты этого въ шесть лъть не могъ забыть? Полно, полно! что-нибудь другое томить и волнуеть твою душу. Глаза чернобровой красавицы, par exemple.

Юрій: — Натъ, совсамъ натъ! Что за смаш-

вал мыслы! Ха! ха! ха! (Молчаніе).

Заруцкій:- Да что же? Мнѣ любопытно внаты.. Кстати, вышей-ка стаканъ! (Взавъ за руки). Не знаю, чемъ тебя мит угостить,

дорогого госта...

Юрій (вилявъ): — Помнишь ли ты Юрія, когда онъ быль счастливъ, когда ни разпоры семейственные, ни несправедливости еще не начинали огорчать его? Лучшимъ разговоромъ для меня было размышление о людяхъ. Помнишь ли, какъ негерпъливо старался и узнавать сердце человъческое, какъ иламенно я любиль природу, какъ твореніе человічества было прекрасно въ осліпленныхъ глазахъ монхъ? Сонъ этотъ миновался, потому что я слишкомъ хорошо узналь людей. е

Заруцкій: — Вотъ мы, гусары, такъ этими пустаками не занимаемся; намъ жизньконейка, за то и проводимъ ее хорошо.

Юрій: — Безъ тебя у меня не было друга, которому могь бы и на грудь продять всв иои чувства, мысли, надежды, мечты и сомижным... Я не знаю, отъ колыбели какоето странное предчувствіе мучило меня; часто я во мракѣ ночи плакалъ надъ хладными подушками, когда воспоминаль, что у меня нъть совершенно никого, никого на цаломъ свата-крома тебя; но ты быль далеко. Несправедливости, злоба — все посыналось на голову мою, какъ будто бы туча, разлетъвнись, упала на меня и разразилась-а я стояль какъ камень-безъ чувства. По какому-то манинальному побуждению я протянуль руку-и услышаль насмѣшливый хохотъ-и никто не принялъ руки моей, и она обратно ушала на серпце... Любовь мою из свобода человачества почитали вольнодумствомь: меня никто послъ тебя не понималь... Однако жъ ты мнь возвращенъ снова! не правда ля?..

Заруцкій: 0, государь! нашъ мудрый государы! если бы ты зналь, какимъ гидрамъ, какимъ чудовищамъ, какимъ низкимъ нравственнымъ уродамъ препоручаешь лучшій цвать твоего юношества! Но гда теба внать? одинъ Богъ всевъдущъ!.. Чоргъ меня дери, если я не изрублю этого... злодья, когда онъ мнъ попадется — онъ многихъ едблаль несчастливыми.-Продолжай, другь MOR ...

Юпій:-Потомъ ты знаешь, что у моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря съ отцемъ моимъ, и это все на меня упапасть. Наконецъ, я тебъ скажу, не проходить дня, чтобы новыя непріятности не смущали насъ-я окруженъ такими подлыми тварями, все такъ мит противоръчить...

Заруцкій: - Эхъ, любезный! чорть съ ними!.. всъхъ не исправишь!

Юрій: — Еще (береть его за руку) знасшь ли? Я люблю...

Заруцкій: - Ну, такъ! безъ этого не обойтися!-Въ кого, скажи мив, въ кого ты влюбленъ - я помогу тебв! На то и созданы гусары: пошалить, подраться, помочь дю-

бовнику и попировать на его свадьбъ.

Юрій: — На спадьбъ? Кровавая будеть свадьба! Она никогда не будеть мит принаплежать — зачамъ же называть ее? Я хочу погасить последнюю надежду-я не хочу любить, а все люблю!..

Заруцкій: - Послушай, брать! знаешь ли. я самъ люблю и не знаю, любимъ ли я; мив стало жалко тебя, ты очень несчаст ливъ. Послушай! зачемъ ты не пошелъ въ гусары? Знаешь, какое у насъ важное житье - какъ братья! А повърь, куда бабы вмъшаются, тамъ хороніаго немного будеты

Юрій (въ сторону): -О, если бъ ты зналь, что я люблю дочь моего дяди, ты не сравниваль бы себя со мною. (Вслухь). Я тду въ чужіе края-оставляю всёхъ-родинуможеть быть, это поможеть моему разсы-

Заруцкій: — Твой отепъ здісь и дядя, ц кузины... ихъ двѣ?..

Юрій (съ примътнымъ смущеніемъ): — Да. да-они вст прітхали со мной проститься ... и мы съ тобой снова разстанемся!..

Заруцній: - Твое воображеніе разстроено, мой милый! ты боленъ. Вачьмъ тебъ вхать отъ насъ? Повърь мят, "той страны нътъ праше и милье, гдь наша милап, иль гдь живеть нашь другь".

Юрій: — Зачамъ разуварить мени, зачамъ останавливать несчастного. Неужели и ты противъ меня, неужели и ты хочень моей гибели, и ты наменить мне, скажи мне просто, что ты думаешь? Выть можеть, ты хочень посмъпться надо мной, надъ безнадежной моей любовью такъ, какъ нъкогда у меня быль другь, который хохотальдолго этогь хохоть останется въ моемъ слухѣ! Ахъ! нмъй немного состраданія; столько, сколько человыкъ можетъ имъть -оставь меня лучше!

Заруцкій: Бідный, въ какомъ онъ бе зумін; зачімъ я коснулся его живой стру ны? (къ юрію). Послушай, запомни мон слова: дома лучше!..

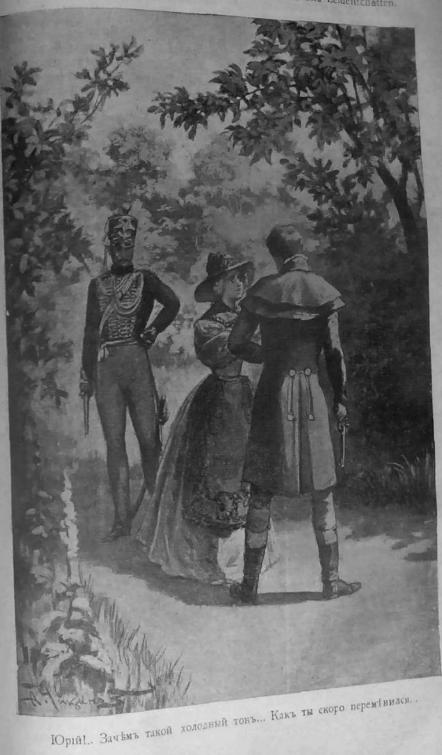

иодій:- Я бду-я должень бхать-я хопу Бхать... (Кидается на стуль и вдругь закри. наеть лицо руками).

Заруцній (стоить въ безмолени надъ нимъ подрядивь головою): Въдный!.. кто виновать? неужели человъкъ можеть быть такъ чувнеуменень, что всякая малость раздражаеть я привязана къ нему съ такой же нъжего до такой степени? (Ударивь себя по серапу). Постью, какь сестра мон, никогда не огорэтого я, по чести, не понимаю!.. Эй, брать, чала его непослушаниемъ — вивогда — нивставай-ка — ты боленъ... опомнисы (Троraeth ero).

Юрій: Да! я боленъ! смертный ядь те- стью меня прижать въ груди своей, я бы четь по монмъ жиламъ. (Заруцкій поднимаеть его. Какъ ото сна всталь). Гдв я, у кого я? Заруцній: — Въ объятіяхъ твоего друга.

Юрій (сбанмаеть его. Съ восторгомъ): - У нени есть другь.

Заруцкій: Утънься, брать! не въкъ горе! Юрій (не слаша его): - Ты па меня не сертить? А?-Прости мнъ, если и что - нибудь гебъ обидное сказаль - не и говориль -- мон стрясти, мое безумство-прости меня...

Заруцній: Тебѣ нужень свѣжій воздухь... и такъ пойдемъ отсюда... въ поле... (YXOLETE).

### Явленіе VI.

Конната барышень. Любинька сидить и читаеть; гориичися пьеть платье, а Элиза вередь трюмо. Все тихо.

Элиза (примърнвая шлаву): Посмотрите, та коецг, какъ эта піляпка на мить єпдить. не правда ли, что прекрасно?..

Любовь: - Да, это правда. (Положивъ вингу). Ахъ, если бы ты знала, какую прекрасную кингу и читаю.

Элиза: - А что такое, нозвольте спросить? Любовь — "Вудстокъ или Вседникъ", Вальтера-Скотта. Я остановилась на томъ мъств, когда Азина удерживаеть короля в нолковника... ахъ, какъ я ей завидую...

Элиза: - По мыт ничего тугь нътъ прекраенаго; пускай бы ихъ сражались да шею себъ ломали. Ха, ха, ха! какая дура твоя

Любовь: — У всякаго свой вкусъ...

Элиза: - Кстати! Поменшь ли, какъ мы были въ Москвъ, я танцовала съ однимъ прехорошенькимъ молодымъ излъчикомъ; онъ мнъ инсалъ письмо; познакомился съ кузинами для меня.

Любовь (съ преарънісяъ). — И ты приняда

Элиза: — Экан важность! и очень рада... письмо? Когда мы прівдемь опять въ столицу-онъ на миъ женится... а ты не хочешь замужъ, душенька моя? — Будь спокойна, не возь-

Любовь: - Гдв жъ намъ съвами, большиметь тебя никто. ми барынями, равияться... ты любимая доч-Ra, a ...

Элиза (какъ будло ве слашить ее):- Бакое

преврасное время - нойду въ садъ. (Уколять) Любовь: - За что меня батюшей меньше ея любить? Воже мой! что и едилала? Неужели должна любовь отца раздъляться не равно! Ахъ, навъ мнъ грустно!- Кажется, когда... Ахъ, если бы маменька была жива. если бъ было кому съ участіемъ, измноне жаловалась на судьбу мою. - (Васигися, служания, встаеть и уходить). Какъ и ноиво ен последнія слова: "не плачь, дочь воя! что дълать, если отепъ теби не любить! Мелись, дочь моя! Божеская любовь равва любея родетельской". Ибладное бользненное лицвенскаладось совершенно спокойно-какъ смерть! (Молчаніе). Видно мий відню быть спротой! А смутно номню, что погда - то я была у Тронцкой Лавры и мий схимникъ предсказаль много горестей. О, святой старикъ! зачёмъ твое предсказаніе исполнялось? (Она садится за книгу. Едругь входить Заручкій, Она въ непуть всканиваеть).

Явленіе УП. Заруцкій подходить ят ней.

Любовь: Чего вамъ надобно, милостивыя государь, здёсь, когда и одна? Вы, върно. оппиблись комнатой — вы не сюда хотван

Заруцкій: —Нъть, сударыня, я точно тамь, гдв хотвать быть... Это ваша компата?..

Любовь: - Кажется...

Заруцній: — Не пугайтесь, проигу вась,

не пугайтесь.,. Любовь: — Мит нечего васъ пугатьсе! только этогь поступокъ очень удивителенъ...

Заруцкій: — Если вы узнаете причины его, то, клянусь вамъ, не будете удивлатьси... если вы слыхали или чувствовали самы ту власть, которой покорствуеть все вы природъ... то исполните мою просьбу...

Любовь:-Мик кажетел, у васъ никакой просьбы до меня, 17-льтней дъвушия, не можеть быть. Что и могу вамь едьлать? .

Заруцкій: —Я гусарь, а гусары говорять то, что думають: позволнете ли мив говорить откровенно? (Она въ смущения молчить). Знавали ли вы страданія любви? Вы носято ея имя... отвъчайте, протекаль зи егонь ед

по вашимъ жиламъ?

Любовь: - Какой странный вопросъ... Заруцкій: — Знавали ли вы любовь?...

Любовь: - Это слишкомъ много, слишкомъ дерзко-я не привывла кътакимъ разговорамъ оставъте мена! -- вы не хотите -- а важъ приказываю-не то и позову людей... ябо я не хочу вамъ сделать эку непріятность. Оставьте жрил...

Заруцкій: - Въ последній разъ заклинаю гасъ, скажите мив, любили ли вы какогонибудь юношу... одного на цъломъ свътъ?

Любовь (съ досядово): - Это слишкомъ вольно, милостивый государь; повторяю вамъ, если вы меня не оставите...

Заруцкій (вселевваеть, вакъ громовъ поравевь. Въ сторону:)-Итакъ, всв надежды мон провалились сквозь землю... Попробую еще... быть можеть она мыслить, что Заруцкій ее любить - ахъ! счастливая мысль - еще есть спасеніе. (Подходить въ ней съ спокойнымъ видомъ). Я обожаю сестру вашу...

Любовь: - Что же вамъ до меня? Зачъмъ тревожить мое спокойствіе такимъ неожиданнымъ приходомъ? Зачемъ же вы пришли ко мић? Вашъ поступокъ невозможно понять?...

Заруций: - Я для того пришель къ вамъ, чтобы вымолить, выплакать помощь - будьте увърены въ чистоть моихъ желаній - я хочу, клянусь вамъ, хочу на ней жениться, но прежде доставьте мей случай съ ней говорить наединь: скажите ей, что она любима - страстно - столько, сколько гусаръ можеть любить: Я хочу узнать ее ближе, вы будете свидътелемъ-умоляю васъ! Но что это значить? Вы отворачиваетесь? Какъ можно отказываться сделать доброе дело, когда мы въ состоянін.

Любовь: - Я не въ состоянія этого сділать!.. '

Заруцкій: Какъ! имъл довъренность сестры вашей-ел дружбу-и вы...

Любовь: - Вы ошибаетесь... и не имъю ничьей довъренности, ничьей дружбы...

Заруцкій: - Итакъ, мив идти безъ надежды—a?..

Любовь: — Нъть — останьтесь... слушайте... поклянитесь мнъ, что вы во вло не употребите ея снисхожденіе... Но чёмъ вамъ клясться... Нътъ... лучше... скажите мнъ, положивъ руку на сердце: правда ли, что мужчины такъ влы и коварны, какъ ихъ обвиняють? Правда ли, что ихъ душъ ничего не стоитъ погубить девушку навеки:

2-руцкій (полумавь; рышательно) Неправда.

(Слышень шумь).

Яюбовь: — II постараюсь убъдить Элизу, но помните, что гранию будеть употребить во вло мою и сестрину довъренность .. Слышите-она идеть-бъгите скоръй-бъгите...

Зарускій: - Я буду надъяться. (Уходить. Черезъ винуту входить Элиза).

### Явленіе УШ.

Элиза: - Ахъ, какой смъхъ! Grand Dieu! Grand Dieu! Кабы ты знала, Любинька, что тамъ ва шумъ внизу. Мареа Ивановна такъ раскапризничалась, что хоть изъ дому бъги!.. Ужасть!.. дъвокъ по щекамъ такъ и лупить. Xal хa! хa! ха! Стоить носмотрѣть!

И ва что?.. ахъ, дай отдохнуть - самая глупъйшая глупость. - Ахъ, какъ я устала! послѣ тебъ разскажу...

Любовь: - А у меня есть дело очень важное по тебя... и на твой счеть ...

Элиза: - Что такое? Скажи, пожалуйста!

Любовь: -Пойдемъ со мной. (Уходять). Конеть перваго действія,

### ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

#### Явленіе 1.

Комната Мареы Ивановны. -- Она сидить на креслахъ; передъ ней стоить Дарья

Мареа Ивановна: - Какъ ты смъла, Лашка, выдать на кухню пыньшній день пвт. курицы-и безъ моего спросу? а? отвъчай!

Ларья: — Виновата... я внала, матушка, что пвъ-то много; да некогда было вашей милости положить ...

Мареа Ивановна: - Какъ, дура, скотива! двъ много? Да намъ ъсть нечего будетьты меня этакъ, пожалуй, съ голоду уморишь! Ла знаешь ли, что я тебъ, сейчасъ вотъ при себъ, велю надавать пощечинъ...

Дарья (вланяясь): Ваша власть, супары-

ня! Что угодно-мы ваши рабы...

Мареа Ивановна: - Что? не было ли у васъ какого-нибудь крику съ Николай Михайловичемъ...

Дарья: - Нату-съ, какъ-съ можно-съ намъ ссориться; а воть что-съ - нынче го мнв барышни присылали просить сливокъ, и у меня хошь онъ были, да...

Мареа Ивановна: — Что жъ ты, прио,

отпустила имъ?

Дарья:- Никакъ нътъ-съ...

Мареа Ивановна: - Какъ же ты смъла...

Дарья: - Лобро бы съ вашего позволенія, а то вы почивали, такъ этакъ, если всякимъ давать сливовъ-коровъ, сударыня, не достанеть... У насъ же нынче одна порова захворала-и я, матушка, виновата: не дала, не пала густыхъ сливочекъ... слыхаво ли во свъть безъ барскаго позволенія?..

Мареа Ивановна:- Ну, такъ корошо сдълала... Не знаешь ли ты, гдв мой внукъ,

молодой баринъ...

Дарья. - Кажется, сударыня, онъ у сво-

его батюшки...

Мареа Ивановна: - Все тамъ сидитъ, сюда не заглянеть! Экой пакой онъ сдълался-бывало прежде ко мнъ онъ быль очень привизанъ, не отходилъ отъ меня, пока маль быль. И напрасно л его уделяла отъ отца-таки умъли Юрьюшку увърить, что я отняла у отца материнское имъніе-какъ будто не ему же это имъніе достанется... ахъ! злые люди!..

парья:- Ваша правда, матушка! заме

мареа Ивановна: — Кто станеть поконть того старосты! и я ли жальла что - нибупь ня его воспитанія? Носила сама Богь знаеть что, готова была отъ чаю отназаться в по четыре тысячи платила въ годъ учителю... я все пошло не въ прокъ... Ужъ, кажется. гне всякимъ ли манеромъ старалась сбепечься отъ нынашней бады: ставила фунтовую свичу каждое воскресенье; всимъ святымъ поклонялась; ему ли не наговаривала я на отца, на дядю, на всехъ роцпыхъ-все не помогло! Ахъ, кабы дочь моя была жива, не то бы на міру ділалось, не и беззановія.

Дарья: - Что это вы, сударыня, такъ сопрушаетесь? Все еще дъло поправное-можно Юрія Николаевича разжалобить ченъппотав; а онъ ужъ извъстенъ: какъ если назжалобится-куда хочешь, для всякаго на ножъ готовъ... Есть, Мароа Ивановна, поговорна: жельзо тогда и вуется, пова горячо.

мареа Ивановна: -Воть нанъвреть! можно ли это? Какъ его разжалобишь - онъ ужъ ничему не повършъ?..

Ларья: - Какъ вашей милости у насъ, рабовъ, объ такихъ вещахъ спрашивать?..

вамъ ли не знать...

Мареа Ивановна (смотра кверху):-Видить Богоматерь, я не теряла молитвъ; постараюсь, попробую поступать по твоему совъту, Дашка... да слушай, что они тамъ ни будугь говорить съ отцомъ, все узнавай, и приходи сказывать мит ...

Дарья: - Слушаю-съ! ужъ на меня, Мароа

Ивановна, извольте надългься.

Мареа Ивановна: — Пу, я надъюсь: ты

всегда мив върно служила.

Дарья. —Видитъ Богъ-съ, не обманывала никогда и въчно въ точности ваши приказанія исполняла.. да и вашей милостью довольна. (Кланяется).

Мареа Ивановна. -- Но воть ужъ черезъ недълю Юрьюшка поъдеть-и я избавлюсь оть этихъ несносныхъ Волиныхъ. То-то, кабы дочь моя была въживыхъ. (Молчаніе). Эй, Дашка, возьми-ка евангеліе и читай мев

Дарья: - Что прикажете читать? Мареа Ивановна: — Что попадется...

(Дарья открываеть книгу и начинаеть читать): Дарья (читаеть вслухь довольно внягно):-«Ведяху же и ина два злодъя съ Нимъ убити. И егда пріндоша на мъсто нарипаемое лобное, ту распяша Его, п злодъя, оваго убо десную, а другаго ошуюю. Інсусъ же гла-Голаше: Отче, отпусти вмъ. не въдять бо что творять. Раздъляюще же ризы Его, метаху жребія.»

Мареа Ивановна: Ахъ, злодън-жиды! нехристи произятые! какъ они поступали съ Христонъ!.. всъхъ бы ихъ перекизнила беть жалости... нёть, правду свазать, если бъ в жила тогда, положила бы мою душу за Господа, не дала бы Его на растерзаніе... Переверип-ка назадъ и читай что-нибудь другое...

Дарья (читаеть): -- (Горе вань, книжницы и фарисее линемъри, яко подобитеся гробамъ повапленнымъ, иже вибуду убо пвляются прасвы, внутрьуду же полни суть костей мертвыхъ и всякія нечистоты. Тако и вы, висуду убо являетеся человакомъ праведни, внутрьуду же есте полня лицемърія

Мареа Ивановна:-Правда, правда говорится здъсь!.. ахъ, эти лиценъры!.. вотъ у меня сосъдка Зарубова... такая богомодьван. пажется, всякій празденить у объдин в наменнясь вельда загнать своихъ коровъ и табунь на мон озими - вст потептали-SJOITHERE ...

Дарья: - Да еще, сударыня, бранять вась повсюду, по домамъ — такая змвя... И дюдимъ-то своимъ велить на васъ вленать на въсть что. Мы хоть рабы, а какъ услышемъ что-нибудь такое, такъ кревь закинить, такъ бы вивинаась ей въ волоса...

Мареа Ивановна:-Продолжай...

Дарыя (читаеть) - с Н вы исполните въру отецъ вашихъ. Змія, порожденія ехиднова, како убъжите отъ суда огна гееневаго.>

Мареа Ивановна:- Не убъжить ова .. Послушай, Данка... возьин что-нибудь другое. Дарья:- Изъ чьего евангелія прикажете?

Мареа Ивановна: - Отъ Марка.

Дарья: - «Сего ради глаголю вамъ: вся елика аще молящеся просите, въруйте, яко пріемлете: и будеть вамъ. - И егда стоите молащеся, отпущайте, аще что нмате на кого, да и Отенть вашъ, пже есть на небесьхь, отпустить вамъ сограшения вашаз. (Сташенъ гронкій отукъ разбитой посуди, объ (вадрагивиють).

Мареа Ивановна:- Что это?.: Върно мерзавим что-нибудь разбили... Собгай-на, да посмотры!.. (Дарья уходить. Чрезъ минуту при-

Дарья: — Ваша хрустальная вружка, съ ходить). позолоченной ручкой и съ вензелемь...

Мареа Ивановна: - Она...

Дарья.—Въ дребезгахъ лежитъ на полу. Мареа Ивановна. — Ахъ, злодън! вто раз-

билъ? йто этогъ окалиный?..

Дарья: - Васька повареновъ. Матеа Ивановна: — Пошан его сюда .. скоръй... ужъ я ему дамъ, разбойнику, бере зовой капи. (Дарья призываеть его).

Мареа Ивановна: Какъ ты это сдълаль, мерапвента?. Знаешь ля, что она 15 рублей

стоить?.. Эти деньги и у тебя изъ жалованья вычитаю. - Какъ ты ее урониль? Отвачай же, болванъ! Ну, что жъ ты? (Мальчника хочеть говорить). Какъ? Ты еще оправнываться хочешь... эхъ, братъ! въ плети его, въ плети на конюшню!.. (Мальчикъ кланяется въ ноги). Възоръ! я этимъ поклонамъ не върю... убирайся съ чортомъ, прости Боже мое сограіпеніс... (Мальчив идеть). Убирайся : (Топнувъ погой). Мон лучшан кружка, съ золотой ручкой н съ моимъ вензелемъ!.. Нельзи ли, Дашка, ее поправить, скленть, хоть какъ-вибудь...

Дарья: — Ни подъкакимъ видомъ нельзя-съ. Мареа Ивановна: Экая бъда какая! (Входять Николай Михалычь и Василій Михалычь Волины. Дарья уходить съ книгой).

### Явленіе II.

Николай Мих .: - Здоровы ли вы, матушка. пынче? и хорошо ли почивали? Я слышаль, что вы долго на засыпали.

**Мареа Ивановна:**—Да, батюшка, миъ чтото не спалось - я все думала объ моемъ 10рыюший... навъ-то онъ поедеть путешествовать; и боюсь за него-воть вы, отцы. не такъ безпоконтесь объ дътихъ!. а мнъ такъ грустно съ нимъ разставаться...

Никодай Мих :- Неужели вы думаете, что мий легче. Вы ошибаетесь, позвольте мий сказать: я сына моего не меньше васъ люблю; и этому доказательство то, что я его уступиль вамъ, лишился удовольствія быть съ моимъ сыномъ, ибо я зналъ, что не имкю довольно состоянія, чтобъ воспитать его такъ, какъ вы могли.

Мареа Ивановна (къ Василію Михаловичу):-Что, батюшка, какъ ваше дело? что говорить сенать?.. :

Василій Мих.: — Сенатъ-съ? До него еще въло не доходило, а все сще кутягь да мутять въ ухадномъ судъ, да въ губерискомъ правления... такіе жадные каналы эти прючки-подьячіе со всей сволочью, что когда туда пріждень, такъ и обступять — чутье собачье! знають, что у тебя въ карманахъ есть деньги... и воть ужъ пять лёть тянется вся эта комедія... впрочемъ, для меня совству не смѣнная, потому что я дъйствующее лицо.

Мареа Ивановна (въ Николаю Михаловичу): —Знаете ли, Николай Михайловичъ, я хочу, чтобъ Юрьюшка ахаль во Францію, а въ Германію не заглядываль — я теритть не могу пъмцевъ! Чему у нихъ научишься?.. Все колбасники, шмерцы!...

Нинолай Мих :- Позвольте перервать рѣчь ваніу, матушка; пімцы хотя въ просвіщени общественномъ и отстали отъ француцовъ, т. е. вмёють нёкоторыя странности, имъ приличныя, въ обхождения не такъ ловки и развязны, по зато глубокомыслен-

нье французовь, и многіл науки у нихъ болѣе усовершенствованы, и Юрій въ его льта очень даже можеть самъ располагать собою-ему 22 года, онъ уже имъетъ чинъ

враматический произведений.

Василій Мих :- Позвольте спросить, Юрій Николаевичъ побдетъ моремъ?

Мареа Ивановна: -- Сохрани Богь!.. нъть.

Василій Мих :- Такъ ему надо жхать чрезь Германію, иначе невозможно, хоть на карту

Мареа Ивановна - Какъ же быть! а я не хочу, чтобъ онъ жилъ съ нёмцами, они пу

Кинолай Мих .: - Помилуйте! у вихъ философія преподается лучше, нежели гді-нибудь! - Неужто Канть быль дуракъ?

Мареа Ивановна: - Сохрани Богъ отъ философін!.. Чтобъ Юрьюшка сдълался безболникомъ!...

Николай Мих.: (съ пеудовольствиемъ):- Неужели и желаю меньше добра моему сыну, чамь вы? Поварьте, что и знаю что говорю. Философія не есть наука безбожія, а это самое спасительное средство оть него и вивств отъ фанатизма; философъ истинный счастливъйшій человъкъ въ міръ, и есть тоть, который знаеть, что онъ ничего не знаетъ. Это говорю не я, но люди умитащие. (Василій Михайловичь въ тайномъ удовольствін). И всякій тоть, кто хотя мало виветь добраго смысла, со мною согласител...

Мареа Ивановна: - Стало быть и его совсёмъ не имъю... Это слинкомъ самолюбие съ вашей стороны... увършо васъ...

Нинолай Мях .: - Лучше сами повърьте, что отецъ имъетъ болъе права надъ сыномъ, нежели бабушка... Я, сжазясь надъ вами, уступиль единственное свое утъщеніе, зная, что вы можете Юрія хорошо воспитать... но и ожидалъ благодарности, а не всякихъ непрінтностей, когда прівзжаю повидаться къ сыну. Вы ошибаетесь очень: Юрій великъ. ужъ онъ сдълался почти мужемъ, и можетъ понимать, что тогь, кто несправедливь противу отца, недостоинъ уваженія отъ сына... Я говорю правду; вы ен не любите-прошу вашего извиненія... Впрочемъ, знайте, что я не похожь на низкихъ вашихъ соседей н не могу не говорить о томъ, что чувствум: и очень огорченъ вашимъ прогивъ меня нерасположениемъ... но что жъ дълать, вы задъли меня за живое, я отецъ и имъю полное право надъ сыномъ.: Онъ вамъ обязанъ восинтаніемъ и попеченіемъ, но и ничемъ не обязанъ; вы платили за него въ годъ по 5 тысячь, содержали въ пансіонь - но и сдълаль еще для васъ жертву, которую не велкій отець сдылаеть для тепи. ужъ не говорю объ имънін... прошу

масва Ивановна (привставъ): - Какъ, и вы тоже меня упрекать, ругать, какъ последтого рабу-въ моемъ домъ... Ахъ! (упадаеть в изпеможения злобы на кресло и згонить въ кодашка, Дашка, палку!

па.ья: —Сію минуту (праносить палку и пытолить ее изъ комнаты подъ руку).

нинолай Мих.: —0, Боже мой! можеть ли сувасшествіе женщены дойти до такой сте-

пени! (ходить взадъ и внередъ).

Васклій Мих.: (полходить нь нему): - Воть что значить, братець, спорить съ бабами! А отчего это все, отчего не могъ ты взять просто сына своего отъ нея? Не хотълъ заплатить 3000 р. за бумагу крипостную? Въдь она тебъ отдавала имъніе-что за глупое великодушіе не брать или брать на честное слово, что все равно. Воть она и сделала условів, что если ты возьмешь къ себ'ї сына, такъ она его лишить наследства, а тебя не сдълала опекуномъ. Что, брать, видно поздно?

Николай Мих .: - Но ея слово, уверенія брата ел?.. Я почему могь отгадать, что они

нени обмануть.

Василій Мих .: - Что, скажи мив, ты шуташь? Честное слово? ха! ха! ха!. вынче это нуль по лавую сторону единицы. (Уко-MATT).

### Ивленіе III.

Свять. — Сумерин, и луна на небъ; налъво бесъдпа. - Ямбовь въ длинной черной шали, въ (распупеныхът) волосахъ и белокъ платъв, съ письмомь въ руки.

Любовь (читал): — Онъ желаетъ говорить со много здъсь наединъ, въ это время-что такое значить? Юрій хочеть сомною говорять — объ чемъ? Между нами не можеть быть и не должно быть инчего такого, что бы нельзя было сказать при свидетеляхъ. Однако жъ п не должна опасаться, хотя говоратъ, что девушки должны бояться мужчинь. Зачемъ мис Юрія бояться?.. Ахъ! часто, когда на меня устремияль онъ свои взоры неподвижные, свътлые — что-то чудное происходило въ груди моей; сердце бимось. Быть можеть, онъ въ меня влюбленъ? Нътъ! нътъ! сему не случиться никогда! и не върю этой любви-онъ не можеть на мий жениться, такъ на что ему безнадежною страстью себя мучить. Зеркадо мик говорить, что и хороша собой, что могу нравиться, но онь понь столько зналь красавицъ лучше меня. И если бы это было въ самомъ дълъ, если и любима, то онъ должент столько уважать меня; онь долженъ думать, что добродьтель не позволить мне явно отвечать ему — къ тому къ и, кажется, не показала ему ничего такого,

что бы могло возбудить его страсти; неужели онъ примътить біеніе моего сердиз? Ахъ, пътъ!.. онъ сакъ, Юрій, быль со иной всегда мраченъ, холоденъ, онъ врядъ ли способенъ любить ньжно... но зачьмъ ену было свиданіе? Это письмо?.. Не понимаю, чего хотъль онъ... (Молчавіе). Но вогь луна взощла, все тихо и прохладно; а онъ нейдеть. (Молчаніе). Кавъ и глуво саблала, что пришла сюда: венонятное влечение управляло монии шагами... (садится возле бестики). Что, если насъ увидять вибств... моя честь. ногиола - о безумная!...

#### Явленіе ІУ.

Юрій (въ плащѣ, безъ шляни, тихими шагали подходить въ ней и береть ее за руку): - Любовь!.. вы здась уже!.

Любовь (испутавшись): - Ахъ! Юрій: Вы испугались?..

Аюбовь:- Нать... Вы миз что-то хотым сказать-я готова слушать со вияманіемь.

Юрій: — Па, и много хотвув сказать вамь... вы помните: съ техъ поръ, какъ мы съ вами знакомы, вы инкогда не отказывались оть маловажной и легкой для вась просьбы моей... тенерь и васъ прошу дать мих честное слово: сказать мит правду, правду чистую, какъ ваше сердце...

Любовь:-Мое слово? Хорошо! (смотрать

Юрій (въ сильномъ движенім береть ее за руку): - Прошедшую ночь, когда по какомуто чудному случаю я уснуль спекойно, удивительный сонъ началь тревожить мою душу. И видель отпа, бабушку, которан хотела, чтобъ я усновоныв ел старость на счеть благополучія отца моего; съ презръніемъ отвернулся и отъ корыстолюбивой старухи. и вдругь ангель утышитель встратился со мной, онъ взяль мою руку, утышиль меня однимъ взглядомъ, однимъ неизъяснимымъ взглидомъ обновилъ къ жизни... и... упаль въ моп объятія. Мысан, въ которыхъ крутилась эдекая непависть нь людямь и къ самому себъ-мысли мон вдругь проясиились, вознеслись въ небу, въ тебъ Создатель; и снова сталь любить людей, сталь добуъ попрежнему. Не правда ли? Это величайшее подъ луною благедъяніе? И знаешь ли еще, Любовь, въ этомъ утъщитель, въ этомъ небесномъ существъ-и узнать теби! Ты блистала въ чертахъ его; это была ты, препрасная какъ теперь; никто на свътъ, ни самый адъ меня не разувърнгъ!.. Ахъ. это была минута, но минута блажениан; это быль сонъ, но сонъ божественный... Послушай, Любовь, теперь исполни звое объщание, отвъчай, какъ на неповъди, можеть ли этоть сонь осуществиться?. умодаю тебя векит, чъмъ ты дорожнив те-

перь, или когда-нибудь будень дорожить говори, какъ на исповъди... знай, что одно твое слово, одно слово можеть много сдълать добра и зла... (Любовь въ сильномъ неръшевін). И ты молчишь!.. Любовь...

Любовь: - Нътъ!...

Юрій: - Какъ! что нътъ, говори, что нътъ?... Любовь: - Сонъ твой никогда не сбудется!..

Юрій:-Небо!.. что она хочеть дівлать? Скажи: да!.. (Молчаніе). Отчего не хочешь сказать: да!.. это слово, этоть звукъ могь бы возстановить мою жизнь, возродить меня къ счастію!.. Ты не хочешь? Что я тебъ сдёлаль, за что такъ коварно метишь миъ? Неужели женщина не можеть любить, неужели она не радуется, когда видить человъка, ей обязанняго своимъ блаженствомъ, когда знаеть, что это стоить одного слова, хотя бы оно выходило и не отъ сердца... скажи: да!

Любовь: - Нать!

Юрій:-И въ тебѣесть совѣсть?..

Любовь:- Я не могу сказать: да; на что искущать тебя? Моимь ты никогда, никогда не будешь-узы родства, которыя связывають насъ вмъсть, разрывають сердиа наши... забудь свои мечты!.. ты не хочень погубить бѣдную дѣвушку, не правда ли? Такъ забудь свои безумныя желанія, забудь ихъ!... (Молчаніе). Ты побдень въ чужіе края, разные новые предметы развлекуть твои мысли, тебѣ понравится другая...

Юрій: - Я не повду... у ногь твоихъя говорю тебъ-у ногъ твоихъ счастье цълой жизни человъка-не раздави безжалостно! А если ты меня отвергнень, ахъ! то върно никакая дъва не будетъ больше мнѣ правиться-я окаменью, быть можеть,

навѣки.

Любовь (садится на скамью возле беседен и сажаеть его):- Посмотри, брать мой, какъ прекрасенъ взошедшій мѣсяцъ, какая тихая, свътлая гармонія въ усыпающей природъ; а въ груди твоей бунтуютъ страсти, страсти жестокія, мятежныя, противныя законамъ. Посмотри на эти разсъявныя облака, свътлыя какъ минуты удовольствій и мимолетныя какъ онт; посмотри, какъ проходягь эти путники воздушные... (Опа закрываеть лицо влаткомъ). Перестань страдать, другъ мой, - полно!.. (Въ слезахъ унадаеть на грудь Юрія, которий въ сильномъ опфлентній слдить недвижно, глаза къ небу).

»Юрій (послѣ долгаго молчанія):— Ахъ!.. (береть ел руку; между тімь слышна вдали пісня русская со свирілью, и то удаляется, то приближается, въ концъ которой вскакиваеть, какъ гроиомъ пораженный, и отбытаеть оть Любови).

Юрій: - Какіе звуки! они поразили мою душу... Кто ихъ произвель? Не съ неба ли, не изъ ада ли?.. нътъ... но вотъ опять, опять... Всесильный Богъ!.. (Кидаетсявъ ногамъ Любови которая встала со скамын). Пускай весь міръ на насъ обрушится... я люблю тебя!.. скажи и ты: люблю!...

Любовь (черезь склу):- НЕТЪ! (хочеть бы

Юрій (у ногъ ев): — Не върю... не обманешь... и прочедъ въ глазахъ твоихъ... только... я недоволенъ, скажи: люблю!

ЛЮбовь (хочеть что-то сказать, но варугь остановилась): - Зачімъ тебі признаніе, если ты прочель все въ глазахъ монхъ?..

Юрій (всканнаеть съ посторгомь):-Я любимъ... любимъ!.. любимъ!.. теперь всфбъдстви земли осаждайте меня-я презираю васъ: она меня любить... она, такое существо, которымъ бы гордилось небо... и оно миз принадлежить! Какъ я богать!.. (Къ ней). Ты не знаешь. дъвушка, какъ много добра сдълала ты въ сію минуту!.. (обнимаєть ее). О, если бы мой отець видьль это, какъ восхитился бы онъ взаимнымъ пламенемъ двухъ сердецъ.

Любовь: - Твой отець? что ты говоришь? Юрій (дрожащимъ голосомъ, ударият въ грудь): -Да... да... ты говоринь правду, я не должень никому объ этомъ сказывать; все восхищение, вся сладость сихъ незабвенныхъ минуть должны остаться здёсь, здёсь, въ груди моей; всякій день я буду упиваться воспоминаніемъ, ни одно горькое чувство ненависти и раскалнія не проникнегь туда, гдъ я схороню мое сопровище... (Къ Любови). Теперь одинъ поцелуй на прощанье... (цьлуеть ее). О ... я слишкомъ счастливъ для человъка!.. (Завернувшись въ черный плащъ, быстро уходить).

Любовь: — Какъ онъ любить... добрый юноша!.. (Молчаніе). Кажется, я ничего дурного не сдълала, ни одно преступление не тягответь на мнв, мнв не въ чемъ упрекнуть себя... а серице бъется и тренещеть какъ итичка, попавинаяся въ съть нечаявно!.. (Молчаніе). Однако ночь стущается, и мъсяцъ дошелъ до половины небесъ, меня оудуть искать вездь, а здысь такъ пусто, страшно ... (Становатся на колбин и поднявъ руки наверхъ). Ангелъ хранитель! не допусти слу читься чему-вибудь съ бадной давушкой! она предается тебь, прости ей слабости и охрани отъ нечистаго духа. (Встаеть и укодить). Консит второго действія.

### ДВИСТВІЕ ТРЕТЬЕ.

Явленіе I.

Галлерея, откуда виденъ садъ. — Элиза илетъ съ вонтикомъ одна.

Элиза: - Какъ жарко пынче, такъ и жжегъ лицо и шею... Если бъ не этотъ благодътельный зонтикъ, я бъ сделалась черней аранки, и это бы было илохо для меня. нотому, что је dois étre aujourd'hui plus belle а что онъ не обязанъ быль тебя оставлять que jamais, для предложеннаго свиданія .. Xa! ча! ха! Какъ Любинька смѣшна была вчерась. начинаетъ мнъ говорить про этого Зарункаго и про его желаніе съ такой важностью comme si c'était une affaire d'état!.. xa! ка! ха! ха! Бъдненькая, начиталась романовъ и сноро съ ума сойдетъ-она судить целый евьть по себь... напримъръ, нынче всю воть проилакала; върно, ей кто-нибудь комплименть сказаль, и она воображаеть, что въ нее влюблены... и плачетъ съ сожалъnial stra, moi, je me moque de tout cela! ногъ ужъ върно нынче будеть страстное объяснение: онъ упадеть на кольни, я ему скажу маленькій equivoque-и онь должень быть доволенъ... чего же ему еще больше?.. Впрочемъ, этотъ Зарункій върно посъщаль большой свъть, онъ ни-мало не похожъ на втихъ армейскихъ, его собратій... xa! xa! ка! армейскій! одно это слово чего стоить?... Не кто-то идеть, а мий нужно нынче быть одной. (Уходить).

### Явленіе П.

Юрій и Василій Михалычъ ндугь по газзерей, п Вавилій Михалычь что-то ему говорить, ведя за руку.

Василій Мих.: - Экой ты упрямый челов'я вы - да выслушай только, что и тебъ говорю. Твой отецъ нынче со мной приходить къ Марећ Ивановић; она насъ хорошо приняда; а у неп стоила эта зыбя, Дарыя, причина вскув нашихъ непріятностей... вогь, слушай, брать и начинаеть говорить...

Юрій (отходя прочь): — И мий нъть спокойствія ни одной минуты... эти сплетни, эта дынюльская музыка жужжить каждый день вокругь ушей монхъ... (къ дядь). Длденька! въ другое время... теперь я...

Василій Мих :- Да, теперь, а не въ другое время; слушай: ты должевъ это все знать, чтобъ умъть цънить людей, окружающихъ тебя,

Юрій: — Я только ціню тіхь, которые не пучать меня въчно своими илеветами...

Василій Мих: — Я понимаю, что ты это ва ной счеть говоришь, но и не сержусь... не для себя я говорю... но хочу тебъ по-. вазать, кто твой отець и бабка.

Юрій (твердо):- Ну, такъ и быть, я слу-

шаю.

Василій Мих: —Во-первыхъ, твой отепъ началь говорить ей о тебь, о твоемь оты кадъ... она расханжилась по обывновеню, увъряла, что она теби больше любить, нежели онъ, вообрази! Потомъ онъ ей сталь представлать доказательства противныя очень Учтиво; она вздумала докавывать, что ему и двла нътъ до тебя; тутъ Николай Михаамуъ не выдержать, признаться: объясниль ей поротко, что она передъ нимъ виновата,

у нел, но что были у него причины постороннія и что она изм'єння своему слову... Она вабъсилась до невозможности, упила, теперь она насъ выгонить изъ дому... Прощай, мой племянничекъ, на-долго, нотому что върно ни н, ви братъ больше сюда не заглянуть.

Юрій (венлеснувъ руками): — Всемогущій Боже! Ты видъль, что и старалси всегда. прекратить эти распри... зачыть же все это рушится на голову мою? Я здъсь вань добыча, раздираемая двумя побъдителями, и важдый хочегь обладать ею... Дядюшка, оставьте меня, прошу васъ, я измученъ...

Василій Мих :- Пътъ ... ты должень рьприться въ чью-вибудь пользу.

Юрій: — На что?.. Въ чему и должевъ? Кто приказаль?

Василій Мих:-Честь.

Юрій: — Честь? Кто вамь внушиль это слово!.. О, адекая хитрость... какъ начтожно это слово, а какъ много власти инфетъ оно надо мной... мой долгь, долгь природы и благодарность: въ какой вы ужасной борьбъ нежду собою. Дздюшка! зачънъ вы произнесли это слово: и рашился...

Василій Мих :- Для кого, другь мой?

Юрій: — Отепъ обладаеть ноею жизнью... но знанте, что если бабушка будеть укорать въ исблагодарности, если она станеть показывать глазамъ монмъ всё свои нопеченія о моей юности, вст свои благод тивія, все, чъмъ я ей обязань, если она будеть проклинать меня за то, что я отравиль ея старость, сжегь огнемь терзаній съдые ея волосы, за то, что я оставиль ее безъ причины, если, напонецъ, я самъ изсохну отъ раскалнія, если я буду отвергнуть ва это преступление небомъ и землею, если тогда и прокляну вась отчаннымъ языкомъ монмъ... если... о, берегитесь, берегитесь!.. вся свинцовая тяжесть граха сего падеть на васъ... Откажитесь отъ вашего свидательства, оно ложно — спасите свою душу! Оно ложно, говорю вамъ...привнайтесь, что вы солгали...

Василій Мих.— Негъ, п не откажусь, когда я самъ видълъ и слышаль, что насъ съ

братомъ выгонають изъ дому. Юрій: — Итакъ, все кончено — вотъ мое

Василій Мих.:- Ну, слава Богу, наконецъ **cJ0B0**. ты рышелея... Я пойду къ отпу твоему и объявлю, что ты рышился не оставлять его. Какъ онъ будеть радъ, и я увъренъ, что тебя больше прежинго полюбить.

Юрій: —Гадоваться? Кто радоваться? Мой отець! Не дай Богь, чтобъ это была большал радость въ его жизни... Что онъ бу(Ударея себя въ лобъ и ломая руки). Но мое честное слово!..

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Василій Мих :- Неблагодарнаго? Какъ это ты савлаенься неблагодарнымъ? Противъ кого? Да, ты бы сдълался неблагодарнымъ в преступникомъ, если бы оставиль Николач Михалыча, который дышеть однимь тобою... А эта бабушка, она, повѣрь, пожалуйста, больше сделала тебе зла, нежели пора-я мои слова готовъ повторить при самомъ императоръ...

Юрій:-По крайней мірі, она желала

дать добро.

Василій Мих. (съ воварной улибкой): — Мы

знаемъ желанія этой злоквики.

Юрій: - Еще пытка... скоро ль вы насытитесь?.. По говорите, пускай ударь будеть ужасень, но вдругь; пускай вси мера зла, яда подземнаго прольется въ мою грудь... но только вдругъ — это все легче, нежели съ нестерпимой Адкой болью день за днемъ отщинывать кусокъ моего сердца... Говорите! и твердь. Не бойтесь, видите!.. (дико) влдите!., ха! ха! ха! видите, какъ я веселъ, равнодушень, холодень, точно какъ вы... (съ сильнымъ движеніемъ, хватая его за руку) только чуръ говорить правду..:

Василій Мих.: -Воть тебь Христось (крестится), Я начну-разсказывать съ начила всего дъла, чтобъ совершенно изобличить хитрую старуху и са помощинковъ, этихъ сестринъ, и брагцевъ, и служановъ., За мъсянъ передъ смертью твоей матери Геще тебѣ было три года], когда она едъзалась очень больна, то начала подозравать Мареу Ивановну въ коварствъ и умоляла ее предъ Богомъ дать ей объщание любить Николая Михалыча, какъ родного сына; она говорила ей: «Маменька! онъ меня любилъ, вакъ только мужъ можеть любить свою супругу-замъните ему меня... Я чувствую, что умираю». Туть слова ел пересъкались, она смотрела на тебя; модчаливый живой взглядь показываль, что она хочеть что-то сказать на счеть тебя, но рѣчь снова прерывалась на устахъ покойницы. Наконецъ она вытребовала объщание старухи... и скоро уснула вѣчнымъ сномъ... Твоя бабушка была огорчена ужасно, такъ же, какъ и отецъ твой; весь домъ быль въ смущении и слезахъ, Прівхаль брать старухи, Навель пвановичь, и многіе другіе родственники усопшей. Воть Павель Иванычь и повель твоего отца для разсѣянія погулять, и говорить ему, что Мароа Ивановна желаеть воснитать тебя до тахъ поръ, нока тебф нужна матушка, что она умолеть его всемъ сеященнымъ въ свъть сдълать эту жертву. Отеңъ твой согласился оставить тебя у боль-

деть думать, обнимая неблагодарнаго... пой бабушки и, будучи въ разстроенных. обстоятельствахъ, ужхаль со мною. Воть какъ все это началось... - чрезъ три мъсяна Николай Михалычь прітажаеть сюла чтобъ тебя видъть-прівзжасть и слышить отвъты робкіе, двусмысленные оть слугьспрашиваеть тебя — говорать, изть... Онь вообразиль, что ты умерь, ноо какъ вообразить, что тебя увезли на то время вы другую деревню. Братъ сдълался боленъ. пуша его терзалась худымъ предчувствіемъ Ты съ бабушкой прівзжаешь напонень... и что же? Она охладъла совстмъ въ нему Имъніе, которое Мареа Ивановна ему подарила при жизни дочери, и для котораго онь не хотель сделать акта, полагаясь на честное слово, оказалось совстмъ уже не въ его распоряжении. Онъ убажаетъ и дерезъ полгода снова здъсь является,

Юзій.— Я предчувствую ужасную исторію, стыдъ всему человъчеству... Но буду слушать неподвижно, дядюшка ..: только ... поминте уговоръ.

Василій Мих.: - Помилуй!.. Да будь я анаосма проклять, если хоть слово солгу! Слушай дальше. Когда должно твоему отцу прівхать, здіннін подзеня сосідки. . . . . получили, посредствомъ ханжества, довърениость Мароы Ивановны, сказали ей, что онъ прібхаль отнять тебя у неп... и она новървла... Доходять же люди до такого сумасшествія

Юрій: — Отецъ... хотбаъ отнать сына... отнять... развъ онъ не имъеть полнаго права надо мной, развѣ я не его собственность... Но въть, и вамъ снова говорю, вы смжетесь надо мною...

Василій Мих :- Доказательство въ истинь моего разсказа есть то, что бабушка твоя тотчасъ послада курьера къ Павлу Иванычу, и онъ на другой день прівзда брата прискакаль... Николай Михалычь сталь ему говорить, что слово не сдержано; что его отчуждають отъ иманія, что онъ здась на счеть сына какъ посторонній, что это ви на что не похоже... Но этоть езунть снова уговорилъ его легко, потому что отенъ твой благородный человакъ и судить всахъ по доброть души своей. И передь отъездомъ брать согласился оставить тебя у бабушки до 16 лъть съ тъмъ, чтобы на счетъ твоего восинтанія относились къ нему во всемъ-но второе объщание такъ же дурно сдержано было, какъ первое...

Юрій: -- И это все? не правда ля?

Василій Мих :- Нѣтъ, это еще половина. Юрій: —Ахъ, зачімъ не все... (Молчаніе)-Скорће продолжайте; пощади мена, пощади, нарь небесный...

Василій Мих.: — Мароа Инановна то же

ръто потхала въ губернскій городь и сдъ-Бакой акть? Саму, акт. влачичат дана актъ. Какой актъ? Самъ акъ вдохнулъ ну, облитому кровъю ... Оть взоятка чувсмово, почла отца, отца твоего, за ничто, и воть короткое содержаніе: «Если я умру, те братъ П. И. опекуномъ имънію, если сей умреть, то другой брать, а если сей умрегь, то свекору препоручаю это. Если же Николай Михалычъ возьметь сына своего къ себъ, то я лишаю его наслъдства павсегда». Воть почему ты здёсь живень: благородный отець твой не хотыть делать неторій, писать государю и лишить тебя состоянія... Но онъ надъялся, что ты ему чандатины за эту жертву...

Юрій (посль менутнаго молчанія, когда онь стоявъ, какъ убитий грокомъ):-Чтобы ей попавиться ненавистнымъ имфијемъ!.. 0!.. тенепь все ясно... Люди, моди... люди!.. Зачкить и не могу любить васъ, какъ бывало... Я узналъ тебя, непавнеть, жажда мщенія... ха! ха! ха!.. вакть это сладко, какой нектарть земной!..

Василій Мих .: - А непрілтности, последовавинія, очень натуральны... Къ тому жъ старуха любить, чтобы ей никто не противоръчилъ, и эти окружающіе... эта повъренная Дарья-преопасная зивя...

Юрій:- Довольно! прошу вась, не прополжайте, остальное мит все извъстно...

Василій Мих .: -- Нътъ, мой другъ, еще... енте...

Юрій: — Я больше не желаю знать... вы разсказали такъ прекрасно, какъ пріятна ваша повъсть... (Ввадаеть въ залумчивость).

Василій Мих. (въ сторопу, съ удыбной): -Мое дъло кончено, и все пришло въ порядокъ, я не буду сказывать обо всемъ брату... Онъ такой... онъ не любить подобныхъ штукъ... (Сићетси). Какъ онъ горячился, обдненькій...

Юрій (между тымъ взглянувь на Васнлія Михалича): — Вамъ смѣшно мое страданіе... не правда ли?...

Василій Мих.: — Нътъ!.. помилуй... что ты? Юрій (въ сторову):- Нѣтъ... нѣть... каное ледяное слово... А .. онъ, это, видно, онь изъ любви, мив открыль злодьйство... Такъ всегда со мною дъзази... изъ привазаиности и быль обмануть когда-то дружбой... О, тщетныя увъренія... нынче... (Къ дядъ). Оставьте меня, прошу васъ: миъ надо побыть одному... я весь въ огнъ, меъ надо отдохнуть...

Василій Мих.: - Хорошо, другь мой... до Свиданья. (Уходить, потправ руки). А мое двло сдвлано, слава Богу... (Уходить).

Явление III. Юрій: — Какъ я разстроень, какт я боленъ... Желчь подиллась въ голову... Грудь

ствованій я лишился чувствъ... Но оглозпемъ... я увижу ее, утъщителя-ангела: она меж возвратить, на менуту, потерявное спокойствіе... Пойду, пойду... (Закрывь гано рувляд, уходеть въ галлерен медлениями шагами). Явденіе IV.

Входить Мароа Ивановна, за ней Дарья и поллеть ей стуль. Опа садится.

Мареа Ивановна:--Каковы неучи! въ моенъ домъ, миъ грубить-ну, можно ли поель этого ниъ хоть день здесь остатьен... Вонъ ихъ, вонъ ихъ!..

Дарья: - Ваша правда, сударыва... такія безнокойства .. Полно, смотрите на себя, вадь зица нать... Не угодно зи нацель гоф-

Мареа Ивановна:- На что, на что ... лучше позови во мит Юрыошиу...

Дарья: -- Сейчасъ. (Уходить).

Мареа Ивановна: - Ну, можеть ли какалнябудь холопка болье быть привазана къ своей госпожь, какъ мон върная Дашка... (Молчаціе). Пу, воть однако жъ я скоро отдалаюсь отъ этихъ Волиныхъ-братцевъ... однако и Юрьюшка убдеть и оставить меня одну... видно, такъ на небесахъ написано... И буду безъ него молиться, всякое воскресенье ставить толстую свъчу передъ Богоматерыю, повду въ Кіевъ... а онъ ко мнъ будеть писать. (Кашалеть). Какой же у меня каптель отъ нынешняго припу... То-то и есть, что надо слушаться евангелія и святыхъ книгъ: не даромъ въ нихъ говоритъ, что не надо сердиться... и нельзя. Зоть пакъ пачнутъ спорить младшіе себя, сердце и схватить; то-то нынфиній въкь затья зазнаются, внуки уминчають, молодожь никого не слушается. Не такъ было въ наше время... бывало, какъ меня свекровь тузила... а все молчу, и вымолчалась!. Какъ умерла мол свекровушка и оставила мизденегъ, рублей 30,000, да серебра да золота... а нынче все наше русское богатетво, все полото предъдовъ идетъ не на образа, а въ басурманамъ французамъ. (молчаніе). Какъ носмотринь на нывъшній свъть... такъ и вздрогнешь: давушен съ мужчинами въ однахъ комнатахъ сидатъ, говорить — индо мят, старухт, за няхь стыдно... Ахъ, а прежде, какъ събдутся, бывало, такъ и разсядутся по сторонамъ, чинео и скромно... Эхь, въкъ-то въкъ!. перемънились русскіе... (Смотрить вазаль въ голлерев). Да вотъ и Юрьюшка идеть.

Явленіе Т.

Юрій мрачно и тихо приближается, не гладя на старуху; за пвиъ Дарья. Юрій (бейлина, разстроенний, съ пеудовольствіемъ, не смотра на Маре/ Ивановну): — Вы

меня изволили спрашивать?

Мареа Ивановна: - Да, мой другъ! Я давно желала говорить съ тобой... да какъ-то это ръдко мнъ удавалось.

Юрій (холодно): - Мна самому очень жалко. , Мареа Ивановна: - Ты все съ отпомъ да съ дядей, ко миъ и не заглянешь... Видно я ужъ стара стала и глупа что ли? брежу, не такъ ли ...

Юрій:—Я оть самой колыбелитакъ мало быль съ отцемъ, что вы мив передъ отъаздомъ позволние съ нимъ поговорить... по крайней мъръ я такъ думаю...

Мареа Ивановна: - Кто жъ тебъ запрещаеть... Однако жъ и бы хотъла тебъ сказать и спросить у тебя что-нибудь важное...

Юрій: - Я буду слушать. (дарьв). Ступай

Мареа Ивановна: Зачемъ... она можетъ

Юрій:-Мит совствы не правятся такіе свидътели... прошу васъ выслать ее... (Марка Ивановна даеть знакъ, и она уходить).

Мареа Ивановна: -Знаешь ли, что твой отепъ наговорилъ мић тьму грубостей, и мы поссорились, и онъ тдеть завтра отсюда?

Юрій: Знаю-съ... но что жъ туть до меня паслется. И самъ бду съ нимъ, если такъ...

Мароа Ивановна: - Ты... съ нимъ... Едешь... ты съ ума сошелъ. - Я тебя... не пущу.

19рій: — Вы меня не пустите? Вы? Да что вы между отцомъ и сыномт? Развъ и готъ же ребеновъ, который равнодушно глядълъ на ваши поступки? Или не знаете: между огномъ и сыномъ одинъ Богъ. : и вы осмъ-**ЈИЈИСЬ** ВЗЯТЬ ЭТО МЕСТО ...

Мареа Ивановна: -Такъ вотъ плоды моего воспитанія? вогъ нывашняя благодарность?.. И на что я дожила до сего времени... Юрій хочеть меня оставить: въ заилату всемъ моимъ благоденніямъ... и нивто не закроеть мий глаза ийжною рукой?...

Юрій: - А ваша Дарья?..

Мареа Ивановна:- И ты смѣешь, неблагодарный! почему ты знаешь?

Юрій (въ сторону): - Воть совъсть! Я только пазвалъ, а она все отгадала.

Мареа Ивановна: - Говори, злодей, не и

ли тебя воскормила и образовала... Юрій: - Много мукъ, много безсонницъ

стэло миж ваше образование... Вы хотъли поселить во мий ненависть въ отцу, вы отравили его жизнь... вы... но довольно; вы сами знаете свои поступки и - вините себя!...

Мареа Ивановна: - Такъ ты точно меня оставляемь для отца, злодъя, негодяя, котораго и ненавижу и который за меня поплатится. Для него, неблагодарный?...

не обязанъ... о ... эти слова заплатили завсе... за все... простите...

Мареа Ивановна (поражения, сидить безмольно на креслахъ и въ ужасномъ смущения): Онъ все знаеть!.. (Занавёсь опускается).

Копсиъ третьяго действія.

### ДЪЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Мареа Ивановна и Дарья; первая на большихъ преслахь въ своей компать.

#### Явленіе І.

Мареа Ивановна: - Дай капель гофманскихъ, Дашка.

Дарья. — Сейчасъ, матушка; что это съвами дълается?...

Мареа Ивановна: - Меня Юрій покидаєть... меня, которая его воспитала.

Дарья (притворно): — Во всемъ, матушка, воля Божін видна. Стало, вамъ такъ на роду написано, горе мыкать въ старости ужъ я, сударыня, надъ вами нынче плака-

ла, индо глаза красны. Мареа Ивановна: — Онъ меня покидаеть, оставляеть, какъ подлую нищенку на большой дорогъ. Върно это злодъи, отецъ да дядя, его научили...

Дарья: — Въстимо, сударыня, они; да и кому жъ кромъ нихъ.

Мареа Ивановна: Какъ будто не знають, что и его за это лишу имънія; ужъ не достанется Юрію ни гроша, хоть провадись деньги мои

Дарья: — Ахъ, Мареа Ивановна! есть у насъ поговорка: какъ волка ни корми, онъ все въ лѣсъ глядитъ.

Мареа Ивановна:-Юрій меня для нихъ покидаеть, кто жъ утъщить мою старость? (Закрываеть лицо влаткомъ и рыдаеть).

Дарья: — Что это вы, сударыня, себя убиваете... успокойтесь, матушка. (Въ сторову). Теперь и могу сдълать славную штуку застави ее поссориться съ зятемь и внукомъ, сама ихъ межъ собой перессорю, да нослъ, если это отпроется, свалю на нее... а отнявъ имъніе у Юрія Пиколаевича, върно барыня мнь дасть много денегь; куда жъ ей ихъ дъвать? Сама не издержить. (Къ ней). Не угодно ли лечь?..

Мареа Ивановна: — 0! я никогда на тебя не ронтала, Боже мой! а тенерь не могу...

Дарья:- И то свазать правду, какъ вы ни старались переманить его къ себъ, а все понапрасну: ужъ не вы ли его ссорили съ отцомъ, не вы ли наговаривали, не вы ли имъніемъ прельщали Николая Михалыча, если онъ оставить зына у васъ нътъ-таки – не удержали молодого барина-

Мареа Ивановна: - А не ты ли мнъ все Юрій: Теперь я вамъ ничімъ больше это совітовала, не по твоимъ ли словамъ и поступила?.. Право, если бы мы не хиприли, гораздо бы лучше шли всь дъла мон... Ты, дьяволъ, мнъ жужжала поминутно про эти адскія средства, ты... ты хотьна моей печали и раздора семейственнаго.

Дарья (кланяясь): Власть ваша... а мое дъ-10 холопское, могу ли вамъ совътовать? ксли вы послушаете монхъ глупыхъ ръчей, такъ это вашей же милости?.. Ца и каван же мит прибыль ваше горе... воть хоть теперь вы плачете, матушка, и я плачуразвъ мнъ легко по ночамъ - то не спать, сударыня... НЕТЪ-СЪ, мы, вся дворня, только и молимъ Господа объ вашемъ спокойствін, только и блюдемъ, что ваше здоровье...

Мароа Ивановна: - Не знаешь ли, какое въ моемъ положение средство осталось? Какъ

921

Дарья (подумавь): — Средствъ много... да волдъ ли одно изъ нихъ вашей милости пондравится...

Мареа Ивановна: — Нужны нать, говори

все смвло.

Дарья: — Просить прощенья у Няколай Михалыча и уговорить, чтобы онъ остался, такъ же какъ и Юрія Пиколанча, а послъ второго можно какъ-нибудь и совствиъ оставить, притворясь больной... Тогда онъ ужъ не поъдеть вънъметчину.

Мареа Ивановна: - Охъ, нътъ, это не удается... они намъ ужъ не повърятъ... да къ тому жъ мнѣ просить прощенье у зятя? Мнъ? И развъ дъвчонка передъ нимъ; ви за что, ни за что въ свъть. (Молчапіе). Нать ли другого способа?.

Дарья: - Пасильно удержать. Мареа Ивановна: — Нельзя; за это отвъ-

тишь. Дарья (кипувъ произительний взглядь): -Влевета!

Марва Ивановна: - Клевета? Что это? Клевета? Какъ, объясни...

Дарья: - Это, сударыня, посабднее сред-

Мареа Ивановна:-Говори же скоръй... Дарья: Надобно, думаю такъ, поссорить Юрія Николанча съ батюшкой его, тогда онъ поневоль въ вамъ оборотится, вы же приласкайте его... Говорится, что если чедовъкъ тонетъ, такъ готовъ за плывущую траву ухватиться. Туть же, какъ молодой баринъ будеть въ отчалны, можно у него выманить честное слово -а на его слово и подозрительный жидь радъ будеть положиться- нечего сказать!..

· Мароа Ивановна (въ смущения): — Полно, полно — да какъ намъ ссорить ихъ?.. Гдв средство?

Дарья: Я сказала ужъ сударыня: влевета.

Мареа Ивановна: - Да навъэто?..

Дарья: — Надо довести до ушей Ниполай Михалыча, будто бы Юрій Николавчь вань говорить одно, а ему другое-воть и дъзосъ понцомъ-съ-другого средства наврядъ кто найдеть...

Мареа Ивановна: - Я тебь это дело препоручаю, Дашка... и берегись, если его испортипы!...

Дарья (водумавь): Воть что мив важется, Мареа Ивановна: мы этакъ ихъ перессоритьто перессоримь, а Юрій Николанчь все васъ

Мареа Ивановна: - Какъ?.. Отчего?.. стало быть этогь способъ не голится.

Дарья (въ сторону). -Ръшительная мину-

та (Ей). Другого средства изть.

Мареа Ивановна; -- Мить надо непремънво Юрьюшку въ руки... я безъ него жить не

Дарья:- Право, это вамъ такъ только кажется-съ..

Мароа Ивановна:- II ты противъ меня? Дарья: - Какъ можно, сударыня, а я говорю, что намъ не удастся перехитрить Волиныхъ... а если удастся, такъ что пользы: полодой баринъ васъ не успоконть больше... ужъ кончено... только вась же станеть укорять, вамъ же безпокойства...

Марва Ивановна:-- Я хочу...

Дарья: - Какъ угодно, матушка, я готова на всв ваши приказанія.

Мареа Ивановна (въ сторону) -Однако жъ она правду говорить-внукъ все знасть, такъ мий только на совъсть свинень, если онъ будеть жить въ моемъ дом'я да укорать меня-Богь съ немъ. (Дарья). Ну, я съ тобой соглашинось, видно мих суждено промыкать старость спротой-весело за то прежде живала. Однако жъ миъ хочется имъ ото-

Дарья (въ сторову):-Подъйствовало. (Ей). Да мое для мщенья лучшее средство. Ужъ наказанья Юрію Никоданчу лучше не будеть-у него негдь будеть головы преклонить, какъ развъ на улицъ.. Да и Николай Михалычу будеть жутко... много мрови у нихъ обонхъ попортится...

Мареа Ивановна: И хочу видъть ихъ мученья... месть... месть!.. Злоден, прости Боже мое согръщенье... Не въ свлахъ... мать Богородица и святые угодинки, простите инъ... Побду въ Кіевъ, половину нивнья отдамъ въ церковь, всикое воскресенье 10-ти фунтовую свъчу передь каждымъ образомъ поставлю... только теперь помогите отомстить... теперь простите инъ. . (Въ разсиабданка! Данка! Данка! Дурно!..

Дарья (полосты): — Такъ и нынче же начну дкло... Только, сударыня, не безповой-

тесь, не огорчайтесь, весь домъ на васъ не

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Мареа Ивановна:- Какъ не огорчаться... **Дарья:** —Ваша воля будетъ исполнена, ма-

Мареа Ивановна:- Мол воля!.. ахъ!.. послушай... ты такъ поступай, чтобы никто не зналъ...

Ларья: — Слушаю-съ... ужъ л...

Мареа Ивановна:-То-то же!.. Отведи меня на постель. (Дарья ее доводить до двери). Па, послушай-поди, возьми шкатулку... а я ужъ сама дойду съ палкой. (Уходить).

Дарья (береть шкатулку вернувшись):-Ха! ха!.. теперь рыбки попляшуть на сковород--кв... Эта старуха вертится по моему хотънью, какъ солдать по барабану... я теперь вижу золотые, серебриные... ха! ха! ха! въ рукъ моей звенять кошельки... безъ нихъ въдь я буду хозяйкой здъсь... барынято слаба: то-то любо!.. Не дай Богъ, одвако жъ, чтобъ умерла... При ней-то мнъ теило, а тогда... придеть дело илохое за вск мон козни, особливо если онъ откроютси... Мит скажуть, гртхъ тяжкій эти сплетни. Богъ накажеть... какъ бы не такъ... я слыхала оть господъ старыхъ, что если на исповеди все скажень попу, да положинь десять поклоновъ земныхъ - и пъло кончено. за цълый годъ поправа. - Да и что за гръхъ штука теперешняя, я не понимаю: поссорить отца съ сыномъ-не убить, не обокрасть... помиратся въдь... Экая важность поссорить отна съ сыномъ... ха! ха! ха! (хочеть идти въ компату госпожи съ дарчикомъ, во на пути останавливается). — Да! я позабыла подумать, какъ распустить мои ложныя въсти... (Подумавъ): Всего лучше чрезъ людей Василія Михалыча; какъ ненарочно—а онъ, узнавъ, не помъщкаеть объявить пріятную въсточку братцу своему (Уходить).

### Явленіе II.

Садъ. День. Декорація последней сцени 2-го действін.

Юрій входить... разстроенный видь. Юрій: Дурно кончаются мон дни въ этой деревиъ... послъдніе дни. Какія сцены ужасныя... Мое положение ужасное-какъ воспоминание безъ надеждъ... Чрезъ день мы ъдемъ... Но куда: отецъ мой имъетъ едва довольно состоянія, чтобъ содержать себя... и я ему буду въ тягость... въ тягость... О! какую и сделаль глупость... но туть исть поправки... нътъ дороги, которая бы вывела изъ сего лабиринта. - (Молчаніе). Что я говорю?.. Нать, моему отпу я не буду въ тягость... лучше ъсть сухой хльбъ и шить простую воду въ кругу людей любезныхъ сердцу, нежели здъсь веселиться среди змъй и, пируя за столомъ, думать, что каждое

роскошное блюдо куплено на счеть крова. вой слезы отца моего... Это ужасно... это анское пъло... (Слышенъ разговоръ). Но кто идетъ въ аллев... двъ тъни... Заруцкій... его мундиръ... а это... Элиза... нать, нать... это Любовь... Отчего сердце мое такъ молоткомъ и бъется булто бы хочеть выскочить? Что все это вначить?.. Опять искущенье-опять при чется. Межъ темъ Любовь и Заруций входять въ полномъ разговорѣ и остапавливаются такъ, что ему нельзи слишать словъ, но можно видеть, не ему нельо. будучи примъчену). Янленіе III.

Заруцкій: - Умоляю васъ, сдёлайте меня счастливымъ: вы не знаете, какъ горячо мое сердце пылаеть, если вы никогда не любили, но если когда-нибудь Купидона, заглядываль въ ваше сердце... то сущите по себъ... Во ими того юноши, который милъ вамъ, заклинаю васъ, приведите ее сюда...

Любовь: Вы слишкомъ дерзки, сударь... Почему вы знасте, люблю ли и кого-нибунь... Поймали меня въ саду печаянно... и не даете мыв покоя. Думаете: я не могу осрамить васъ, велъть прогнать или пожаловаться паневыкъ ... другая бы этого не сдълада и то для того, что вы пріятель Юрія Николаича:

Заруцкій (въ сторону): - Хорошо! (Ей). Еменемь его заклинаю вась (становится на кожьва), заклинаю васъ, выведите Элизу... Вы бу дете туть ...

Юрій (за деревомъ): — И она можеть терпъть это... Злой духъ испортилъ ен сердце... 0! (стонеть; Заруцый береть ся руку)-Довольно!.. пистолеты будуть готовы въ минуту... и (съ дикой радостыю) ОНЪ МЕЪ поплатится своимъ мозгомъ. (Уходить).

Любовь (въ сторону): — Если бы онъ не быль таковъ, какъ Юрій, могь ли бы онъ быть его другомъ: а онъ меня сделаль такой счастливой; зачёмь же завидовать сестръ. (Ему). Дайте мн вторично слово: во зло не употребить списхожденія Элизы.

Заруцкій: Клянусь.

Любовь: — Я не нуждаюсь въ вашихъ клитвахъ, дайте мнв только честное слово; но я не хочу насильно его у васъ вырвать; пускай это будеть добровольно.

Заруцкій (вставая): - Мое гусарское слово. Любовь: — Точно? Иv, я согласна, только

чуръ: помнить уговоръ. (Убътаеть).

Заруцкій:- Ну, воть и мон діла приходать къ окончанию - это славно. Что за важность, если я измёню своему слону. Женщины такъ часто насъ обманываютъ, что и не гръшно иногда имъ отплатить тою же монетою. (Закручивая усы). Эдиза эта преинтересная штука, хоти немного кокетится-да это ничего. Первое свиданье при спидътеляхъ, а второе téte à tête можно чему боьше на свътъ, этогь мягь перемънвлы отважиться— а если нъть? ну, такъ можно мое существованье... менться—впрочемъ, мив этого не очепь кочется. Гусарское житье, говорять, повеселье.

юрій (быстро входить сь инстолетави).

### Явленіе ІГ.

юрій:-Господинъ офицеръ... Заруций:- Мой другь!..

Юрій: - Такъ вы меня называли прежле. Заруций:- И теперь, надъюсь.

Юрій (подветь ему пистолеть):-Воть наша

Заруцкій: - Какъ?.. Что это значить? Юрій (отвернувинсь):-Берите.

Заруцкій: Я не хочу! Растолкуй мий, за что и на что? Я не возьму... можеть быть, опибна... и за это, чорть возган и не стану съ другомъ стрвляться.

Юрій (съ горькимь товомь):-Трусь... Заруцкій: - Ты, брать, съ ума сошель или ніутишь. (Отталкиваеть подавленые висто-

Юрій (въ сторону): - Если онъ меня убъеть, она ему не достанется; если я его убыю. о, ищенье!.. она ему никогда не достанетси, ни ему, ни мит... Пусть такъ... Теперь я понимаю, отчего онь не хочеть стралаться-онъ не хочеть са лишиться... Какъ желалъ бы я быть на его мьсть. Смерть ему, похитителю последняго моего совровеща, последенго счастья души моей... Смерть и проклятье!. (Ему). Трусъ, слабодушный ребенокъ... Не тебъ быть гусаромъ, ты способенъ стоять на колънкахъ предъ женщинами... Ха! ха! ха! стыдись, мямля, бери-ка пистолетъ.

Заруцкій (подходя):— Такъ Юрій въ самомъ дълъ не шугить?

Юрій (показывая на оружіе): — Моя последняя шутка здъсь... (Кихаеть одинъ пистолеть

Заруцийй: — 0! это много для шугки. 6 одинмаеть инстолеть). Мы стръллемся здъсы...

Юрій: — Въ самомъ дълъ?.. Небо или аль ми послало это блаженетво? Благодарю теон, мой помощникъ...

Заруцній: - Только ты мит должень объ-

Юрій: — Дай честное слово, что будень **ИСНИТЬ...** стръляться.

Заруций - Вотъ оно!... Юрій: — Ты похитиль у меня ся сердце,

сердце той... что была сейчась здысь... Да! этого, кажется, довольно... слишкомъ для

Заруцкій: - Я очень радь, что вто такт, меня довольно... ибо ты оппибаешься... Выслушай только... Юрій: — Я не слушаю .. Я не върю ви-

Заруциій: - Да и не стану безь того стрь-

Юрій (съ дивой радостью):- А твое честное

Заруцкій (въ сторову):- Провлятое чести е

Юрій:-Страляй!

Заруцкій: - Я готовъ. (Про ссоя). Выстрылю на возпухъ.

Юрій (въ сторону): - Можегь быть, онъ еще не виновенъ, можетъ быть, она меня обканула... Развъ онъ не имълъ права ее любить, если быль любимъ... Однако жъ это требуеть крови, крови... Пускай мон кровь прольется... (Береть его за руку). Будель стреляться друзьями ..

Зарущий; — Что это? Откуда эта пере-

Юрій:- Позволь инт умереть твоимъ дру-

Зарущий: - Бъ чему жъ страляться? Юрій: - Ахъ!.. я хочу умереть или тебл убить: тайна тиготить мое серцие... короче, я полжень сь тобою стрыяться..

Заруцкій:- Но пакая тайна?

Юрій: —0, нътъ! не испытывай меня... не принимай участія, его не должно вля меня существовать... не срывай попрова съ души, гдт весь адъ, все бъщенство страстей... Позволь лучие, позволь жиж тебл обнать въ последній разъ. (Обиняветь; подпавшись). Такъ все кончено... Я сдылаль должное...Последния слеза всехъ монхъ слезъ, свинцовая слеза монхъ страденій упала ему на грудь... Ее, можеть быть, пробъеть мой свивець; что жъ... онъ будеть тогда счастливъй меня. (къ вену). Добрая ноче, другъ... а попы намъ отноють въчную на-Math. (Crancestes).

Заруций (паводить пистолеть):- Разъ...

HB3 ...

Юрій:-Постой...

Заруцкій:-На что? Юрій: Ты должень мей плясться, что если и буду убить... то ты больше ее ва разу не обнимень... что ты винешь ее навсегда... Заруцкій... Заруцкій!.. Не забуді, что мы еще друзьями... Ты долженъ отометить меня-я для тебя все сдълать, что нужно. У меня въ карманъ бумага, гдв написано, что я самъ застредился... А 1111 бъги! бъги!.. Совъсть не должна тебя мучить: она всему виною... Заруциій: - Твой умъ разстроень: ты не

знаешь, про кого говоришь...

Юрій: - Пе говори, не оправдывай ес: ова черна, какъ сажа... Не эта ли дъвушка клялясь въ любен на груди моей, не здъсь ла

хранится ел клятва?.. Я преклоняль мон кольни, какъ передъ ангеломъ, ангеломъ невинности. Воже Всемогущій, прости, что я оклеветаль твое чистьйшее творенье...

Заруций:-Коли дёло дёлать, такъ ско-

ръй: намъ могуть помъщать...

Юрій (въ задуминвости): - Какой адекій духъ толкнуль кеня за это дерево... Зачемъ я долженъ былъ увидъть обманъ, мнъ приготовленный; вачёмъ, вышивая чашу яда, мнъ должно было узнать о томь въ ту минуту, когда напитокъ уже на языкъ моемъ... Можеть быть безъ этого я бы скоро ее разлюбиль, или провель мъсяцы наслажденыя спокойнаго на груди измънницы... Но теперь, теперь, когда и самъ видбать... теперь... змыя ревности клубится въ груди моей... ненависть пожираеть мою душу... я долженъ отистить за оскороленное мое сердце...

Заруций: - Волинъ! готовься... Юрій (не самшить): —Ужели это была необходимость, ужели судьбъ нътъ другого дъла, кром'в-терзать меня... Она знаеть, что человъть слабъе ея. Ты, грудь моя, бывшая всегда жертвенникъ однихъ высокихъ чувствъ, опаменъй подобно ел сердиу... Пускай въ тебъ дымится мщенье!.. О! для чего въ первыя минуты любви закрыты отъ насъ муки ревности?.. Но онъ, онъ... мой другъ... ахъ! зачъмъ? Я бъ раздробилъ его черенъ... Теперь и долженъ умереть... И что для мена жизнь? Что снова блеснеть разочарованной душт дваднатильтняго старика?.. (подумавъ). Такъ; и старъ... довольно жить!..

Заруцкій (бъеть его по плечу):-Теперь не время размышлять.. Или ты боишься?..

Юрій (какъ оть сна):- Я готовъ! (Оборачивается и открываеть лобь). Дай я буду считать:.. Когда скажу три: спускай..., Разъ два — (останавливается) не могу... Чудо! сердце охладбло... Слова не льются... Но я возьму Верхъ. (Слишенъ крикъ. Вбъгаеть Любовь).

#### Явленіе V.

Любовь (подбымавь къ Юрію, видить пистолеть): - Ахъ!.. что это такое?

Юрій (отходя прочь):- Ничего...

Любовь (въ Заруцкому): - Ради неба!.. что это значеть? (Молчаніе). Даже вы не хотите мнъ сказать... (къ Юрію). Зачьмъ эти пистолеты?.. и стволъ къ тебъ ...

Юрій (язвительно): — Спроси у него... у этого гусара въ золотомъ ментикъ и съ длинными усами; онъ и теперь лучше удовлетворить твоему желанью, чемъ я.

Любовь (съ въжнымъ укоромъ): — Юрій!.. вачьмъ такой холодный тонъ... Какъ ты

скоро перемънился...

Юрій (въ сторону):-О непостижниое женское притворство! (Ей). Оставьте мена... я сказаль вамъ, спросите у Заруцкаго!...

Заруцній (подходить къ Юрію):- Намъ помъшали-итакъ, до завтрашияго... (Уходить).

Юрій: - Какъ знать, что будеть завтра... Можеть быть, и буду счастливъ, можеть быть, я буду лежать на столь... (Любови). Что вы не пошли за нимъ, онъ васъ дюбить больше меня...

Любовь: - Какая холодность!.. но мы теперь один, растолкуй мив эту тайну, умолию тебя самимъ Богомъ...

Юрій:-Не имъ ли ты клялась любить

Любовь: - Я сдержала мою клатву...

Юрій: - Я и позабыль, что она не клялась любить меня одного... быть можеть, она права, кто знаеть женское сердце... говорять, оно способно любить многихъ вдругъ...

Любовь (съ грустью):-О, какъ ты несира-

Юрій: — Противъ тебя? Я весправедливъ? И ты можешь такъ равнодушно говорить: какъ будто... О, тренещи, если и докажу

Любовь: — Чего мив болться? Совъсть мол чиста...

Юрій: — Ен сов'ясть? Адъ и проклятье... Я тебя любиль безь всякой цели, но это благородное чувство впервые обмануло меня. За каждую канлю твоей крови я быль готовь отдать душу; за одинь твой веселый чась и заплатиль бы цельни годами блаженства... н ты... мнв измвнилад...

Любовь: - накъ? такал клевета, ужасное подозрънье вышло изъ твоего сердца?.. Пе върю! ты хотъль испугать меня... (береть его за руку) ты шутишь... о, скажи: ты шутишь? Юрій, перестань, я не... вынесу...

Юрій (въ бъщенотвь): —И ты не стыдишься передь этими деревами, передъ цвътами, растущими вокругь, передь этимъ голубымъ сводомъ, которые были свидътелями нашихъ взаимныхъ объщаній... Посмотрите, дерева, съ какой адекой улыбкой, притворной невинностью она стоить между вами, недвижна, какъ жена Лотова... Взгляни и ты, дъвушка, на нихъ: они качаютъ головами, укоряють тебя... смёются надъ тобой... НЕТЬ, надо мной они хохочуть... Слышншь, говорять: безумець, какь могь ты повърять женщинь?.. Блятвы ен на нескъ, върность... на воздухъ... Бъги, бъги, уже зараза смертельная въ крови твоей... Бъги далеко изъ родины... гдв для тебя инчего больше пътъ... Бъгн туда, гдъ нътъ женщинъ... Гдъ жъ этотъ врай благословенный?.. Пущусь искать его... Стану бродить по свъту, пока найду и погисну... Гдь?.. Лишьбы дальше оть нея. ато мнъ все равно! Простите, мъста моего дътства, прости любовь, надежда, мечты детски... все сверинилось для меня (хочеть былать, побовь, какъ пробудившись, вдругь останавлива-

Любовь: — Остановись на минуту!.. Не ногуби невинную давушку. (Жалобно). Слунай, жестовій другь: влянусь въ первый разъ, клянусь всемъ страшнымъ для меня. что я тебя одного любила и люблю. чего тебь еще больше, неужели и эти слова тебя пе увтряють? Юрій... отвічай мні ласково, пиаче ты убъешь меня. (Сильнъе прижимаеть къ себѣ его руку).

Юрій (почти не санхавъ ся словъ): Какой сильный духъ остановилъ меня? Отчего я еще здась... моя голова пылаеть, мысли измаются... (Старается вирваться). Пусти...

любовь: - Юрій! не пущу тебя, пова ты ве признасшь женя невинною, до техъ поръ емерть не оторветь меня оть ногь твоихъ; и обниму колени; если ты отрубинь руки. я зубами стану держаться, позволь мнъ те-M все объяснить!...

Юрій (холодно):-Вы справедливы... Любовь: -Ты говоришь не отъ сердиа. Юрій: Ты невинна, непорочна... пусти меня...

Любовь (пускаеть слабже его руку, но Юрій ве видергиваеть свою, и она остается): - 110инишь ли ты прошедшее? ты самъ признавался, что моя нъжность сдълала тебя счастливьйшимъ человькомъ; я върю, ноо люблю тебя со всемъ пламенемъ первой страсти... вспомни, что ты мит разскозываль давно уже; ты говоряль, что предметь первой любви твоей своею холодностью сдёлаль твой характеръ мрачнымъ и подозрительнымъ, что съ тъхъ поръ твое сердце страдаеть отъ нанесенной язвы... (Юрій глядить къ сторону, даби скрыть смущение). А ты гувишь первую любовь бъдной дъвушки... суди по себь... ты сдъдался мраченъ, а я не перенесу этого... Неужели ты такой эгонстъ, что почитаениь себя одного съ чувствомъ и душою... О, Юрій! ты такъ обмануль меня, ты говорилъ о привазанности своей ко всему міру, по всемъ людямъ, а ныпъ не имъешь сожальнія къ бъдной дваушкъ.. (Юрій въ сильномъ смущевін). Но ты плачень... 0, не върю, что ты совсъмъ меня отвергвулъ, ньть, я еще любима-не върю твоей холодвости; она пройдеть, ревнявый мужчина!... Видишь, я у ногь твоихъ, прошу пощады: люби меня... выслушай оправданье... (Съ рыданьемь унадаеть предъ намъ и обнимаеть его колени Юрій въ сильнонъ движенін, рыданья останавливають вырклающіяся слова; онь плачеть). Юрій (дрожащимъ толосомъ):-Прочь, прочь.

сирена... прочь отъ меня... Любовь (встаеть и подиниветь глаза ат пебу Тихо):--(), Боже, Боже мой!..

Юрій (отошедь нь сторону): — Слабость! слабость! она мнъ напомнила про первую любовь, про первыя муки душевныя — и я заплакаль; но она не тверже меня духомы п заставлю се, бледиъл и дрожа, признаться въ измънъ... (Молчаніе). Я не знаю, она еще такъ много власти импеть надо мною, что надо призвать всю твердость, чтобъ совершенно окаменъть... Такъ, я не долженъ имъть ни малъйшей жалости въ преврасному личику этому... я желаль бы ее сделать безобразной, чтобы... чтобы совершенно истребить изъ груди любовь. (Береть пистолеть и подходить пъ ней). Видиньли это оружіе... я могу чрезъ одно пожатіе пальца превратить тебя въ окровавлений трупъ... Ви-Дишь... (Приназивается).

Любовы: - Стрълий, если можешь...

Юрій (брослеть пистолеть сь досядой): - Жен-

Любовь:- Пеужели думаени, что я дерожу теперь жизнью... Исть, и никогда не наслажналась ею и ум'яю не болться убійцы. (Опустнеть снова въ задумчивосте голову и руки).

Юрій (мрачаній приближается въ ней): — Наши сердечныя связи расторгнуты. Виновна ты или ибгъ-я не буду любить тебя и не могу, если оъ даже и хотълъ: (Глидить ей пристально въ глаза и береть руку), Вогьперстень, который ты мик дала недавно; возвращаю его тебф, какъ ненужнаго свидътеля любен моей, возыми его назадъ. — Л бду изъ родины въ чужіе края, начто больше здъсь мени не задержить... (Тропуткя). Благодарно тебя за лучине часы меей жизни и ни за что не укорию. Ты ноказала, что можно быть совершенно счастиву у сердца нажной женщины, и что это блаженство короче всахъ блаженствъ... (Жметь руку ей). Благодарю тебя, Любовь! "(Молчаме. Поста чего Юрій съ жаромъ продолжаєть). О другь мой! оставь свое безполезнее упрамство; ты меня не разувърнив, ибо я самъ все видълъ... но признайся чистосердечно, что ты виновна, тогда, быть можеть, а снова полюблю тебя...

Любовь (гордо): — Пъть! я на свою честь не буду клеветать... Впрочемъ, мое признанье было бъ безполезно, если бъл была въ самомъ дълъ виновна предъ тобою...

Юрій: - И такъ ты не хочешь?... Любовь (твердо):- Не могу и не должна!...

Юрій:- Прощай (вдеть, не ворочается). Дай мять последній попразуй. (Верегь ея руки). Прощай, Любовь, прощай надолго!.. (Цёлуеть ее вы губы; вы восторгы). НЕГЬ! НЕТЬ! ЭТИ УСТА никогда не могли быть преступными, и бъ никому не повърилъ, если бъ ... Проклатое эркине! Бога всевкдущій! зачких Ты не отинлъ у меня прежде этого зренія?. За-

чемъ попустилъ видель? Что я Тебе сделаль, Богь!.. 0! (съ дикимъ стономъ) во мнъ отнына нать къ Теба ни вары, ничего натъ въ душъ моей... но не наказывай меня за мятежное ронтанье, Ты... Ты... Ты самъ нестериимою пыткой вымучилъ эти хулы... Зачемъ Ты мит даль огненное сердце, которое любить и ненавидить до крайности... Ты виновенъ!.. Пусть громъ упацеть на меня, я не думаю, чтобъ последній воиль давно погибшаго червя могь Тебя порадовать... (Въ отчаяные убъгаеть, Молчаніе).

Любовь (оглядывается; жалобно):-Онъ ушель! 0. я несчастная дівушка!.. (Увадаеть въ слабости на скамью дерновую).

(Зававъсъ опускается). Конець четвертаго действів.

### пъйствие пятов.

### Явленіе І.

Комната Кинолая Михайловича; суплуки и ченоданы готовы къ отъбзду.

Василій Мих.: (входя, слугь, которий идеть са никь): - Что? что? не можеть быть; неужели это правда?,

Слуга: - Точно такъ-съ...

Василій Мих .: - Такъ, такъ; мнъ самому это все казалось... Экой шельма... Поди, повови брата сюда моего .:. Экое несчастное прио! (Ухолить слуга). Ну, пакъ объявить ему? Теперь просто, да просто надобно за одинъ разъ кончить эти сплетни. (Садится). Надобно порядкомъ распечь племянника моегоэкую онъ завариль кашу- однако я пощажу его немного. Молодость, все молодость! хотя это такой порокъ, отъ котораго велкій цень мы исправляемся; — можеть быть, онъ и не совствъ такъ говорилъ, или чтонибудь да не такъ туть есть... Впрочемъ, я не пумаль бы никакъ, чтобъ Юрій дошель до такой низости, если бъ ... (Въ вадумчивости опускаеть голову). Ба! что это за заинска? «Ма chère»... Это любопытно. (Полнимаеть записку; вдругь вскакиваеть въ изумпенін и долго молчить, смотря на записку, потом .. сь восадой говорить). Какъ?!. Къ Любови, пъ моей дочери, любовнее письмо-свидание... Юрій... Ифтъ, этого я не стерплю (Молчаніе). Видно, да это давно написано, потому что на полу валяется, какъ все старое. (Молчаніе). Ну, говори, что и несправедливо делалъ, мобя дочерей монхъ неодинаково... Я напередъ жакъ предчувствовалъ это... Воль Лизушка такой штуки не сделаеть... Съ братомъ двоюроднымъ любовное свиданьегдъ это на свътъ вадано?. О! я ему отомщу: будеть теперь меня помнить; послъ этого чего нельзя отъ него ожидать, отъ обольстителя двоюродной сестры .. (Ходить взадъ и впереда). Однако припрячу записку

по случая (Кладеть въ карманъ). Но вотт и брать идеть, кажется...

#### Яплечіе Ц.

### Николай Михайловичь входить.

Николай Мих .: - Что это, братъ, такое? Что опять за важное дёло? У меня право вук теперь такъ много, что не знаю, куда съ ними певаться.

Василій Мих .: - Да, дело не маловажное, касающееся до тебя и до твоего сына.

Нинолай Мих .: - Мареа Ивановна что-нибуль еще хочеть сочинить - не правда ли? Василій Мих :- Ивть, до нея туть ничего

не касается...

Николай Мих .: - Эхъ, братецъ! такъ что же туть можеть быть важнаго; ты меня только оторваль отъ занятья... объ этомъ посль можно поговорить.

Василій Мих: -То-то пельзя...

Нинолай Мих :- Что же это?...

Василій Мих .: - Твой сынъ...

Николай Мих .: - Мой сынъ - лучшій взъ сыновъ: благороденъ, справедливъ, хотя мечтателень, и меня любить, не смотря на всв происки старухи...

Василій Мих :- Хмъ! хмъ! хмъ!

Нинолай Мих: - Что ты такъ смотрашь? Неужели кто-нябудь можеть сказать: нъть?

Василій Мих.: - Нъть - не то чтобы не любилъ совстьма, а это еще подлежить сомнънію.

Николай Мих .: - Бакъ сомнънію? Что это? Неужели ты такъ объ немъ думаешь, братенъ?

Василій Мих :- Да, думаю... ІІ можеть быть ты самъ скоро начнешь думать...

Николай Мих.:- llo прайней мара онъ до сихъ поръ не подаль мий повода почитать его безчестнымъ человъкомъ...

Василій Мкх.:-Воть видишь: есть люди, которые умёють такъ скрыть цёль свою и свои поступки, что ...

Николай Мих :- Братенъ! Юрій не наъ тавихъ людей ...

Василій Мих :- Челов'ять неблагодарыні не можеть быть хорошимъ человькомъ.

Николай Мих .: - Въ немъ этого нъть ...

Василій Мих.: — А какъ есть? — Разві Мареа Ивановна не воспитала его, разыв не старалась объ его дітстві, разві не ему же хотъла отдать все свое имъніе-а онь оставиль- ну, да это для отна - да какъ поступаеть съ ней; со стороны жалко смотрать - грубъ съ нею, какъ съ последней

Николай Мих: - Что же изъ этого всего ты хочень вывесть?.. Ради Бога, объясинсь!..

Василій Мих .: - А то хочу вывесть, что онъ, обманувъ се, можеть обмануть и тебя. Видинь: тебф кажется, что онъ съ ней такъ турно поступаетт, ее оставляеть, про нее мурно говорить... А кто знаеть, можеть мать, и ей онъ на тебя Богь знасть вакь

несправедливыя подозранія! помилуй! что шать да, я бъ желать, чтобь ему хоро-

ты дълаешь?

Василій Мих .: - Я хочу тебі открыть глаез изъ одной дружбы къ тебъ-и у меня. повірь, не одни подозрінія — безь доказательствъ не смель бы я говорить.

Нинодай Мих.: — Да тугь нътъ добраго

смысла, братецъ!...

Василій Мих. -- Отчего же?

николай Мих :- Ну, ты върно согласниксл. что Юрій уменъ.

Василій Мих :- Глупый человікь не мо-

веть быть такъ лукавъ...

Нинолай Мих.: - Итакъ, согласенъ? Какая же туть паль? Онъ должень бы быль понать, что эти силетни, накъ ты говорашь, ин къ чему не послужать?

Василій Мих: - То-то и дело: онъ уменъ, потому-то я еще и не совсимъ дошелъ до цели, а въ томъ, что я теперь тебе разскажу-и увъренъ; слушай же: вчерась, въ ез комнать, онъ говорить своей бабкъ: довольны ли вы теперь моей привязанностію? вамъ тяжно присутствіе моего отца! я ему про васъ наговориль, онь съ вами побранилен-и теперь вы имъете полное право

му указать порогь... Николай Мих: - Ужасное безстыдетво! Василій Мих.:- Да! но это не все..:

. Николай Мих : — Что еще можеть быть хуже этого!.. но нътъ, не върю... не върю... кто слышаль это? (Береть его сильнимь движеніемь за руки). Отвічай, кто слышаль?.. Кто?

Василій Мих. (въ сторову): —Бѣда! надобно солгать. (Ему). Я... я слышаль... право л... Нинолай Мих : — Непостижный случай сынъ... не могу подумать этого-извергъ!

Василій Мих.: Успокойтесь!.. успокойтесь!.. Николай Мих.:- Мит успоконться?.. xa! ха?.. (Звонить. Человекь входить). Сына моего пошли, сію минуту отыщи его, хотя бъ онъ быль у самого чорта... слышашь!

(Ходить взадъ и впередъ по комнать).

Василій Мих .: — Но я тебя прошу, братецъ, номенажируй, поменажируй его... пожалуйста-въдь и такъ только тебъ сказаль, а не для того, чтобы сдълать изъ этого цълую петорію... Пошади его, въдь овъ еще мододъ, видинь ли... братецъ...

Николай Мих. (въ бъщенствъ): - Някогда никогда—мнъ его — попіадить — нъть —я ему дамъ нагонку. Кто бъ подумалъ-та-Roe злодейство - хоти бы вапля совести ничего! До техъ поръ меня обмануть... О!

онъ дорого мят это заплатить. (Ходить взадь и впередт).

Василій Мих. (въ сторону):- Готъ, нажется, и Юрій идетъ сюда-сиду на это пресло и николай Мих.: — Стыднов! это все один наять ни вы чемь не бывало, стану слушенько досталось: въдь видно, что родства. не знаеть — любовное свидание съ моен дочерью!.. Боже, Боже мой! Экап нынче мододежь! Ну жъ. и ему отплатиль! въ такихъ случаяхъ солгать простительно. (Садител возле стола).

### Явленіе III.

Прежніс: Юрій входить тихо. Юрій: — Вы меня спрашивали, любезный батюшка?

Никелай Мих. (въ сторопу): - Любезный! Я ему запамь такой любезности, что онь будеть помнить.

Юрій (блеже): - Батюшка! что вамт угодно?... Николай Мих. (оборачивалсь сердиго в страго): - Кажется, вамъ бы можно со мной воучтивъе обращаться... (Юрій въ удизаевів отстуuners nasara).

Василій Мих. (въ сторову): — Идетъ доро-

Николай Мих. - Кто тебе ведель спола придти? (Юрій все еще сногрить на чего). Повторяю: зачёмъ ты сюда пришель?

Василій Мих:-Да вёдь ты, братецъ, за нимъ, кажется, посызалъ!..

Николай Мих.: - Знаю самъ. Да я хочу, чтобы онь отвачаль... (Съ преартиемъ). Видишь, какъ смотритъ, точно быкъ. (Юрію).

Что ты молчинь, негодий? Юрій: Что такое?.. Но вы, върно, шутите, батюшка, - перестаньте, прошу вась; нынче такія шутки мив слишкомь тажело легли

на сердце... кончите. Нинолай Мих. (серхито):-Смотри, пожалуйста-я съ нимъ шучу!.. Нътъ, серьезно говорю, сударь, что ты саверный человакъ... Юрій (горачо): — Батюшка! я не заслужнать

Нинолай Мих.: - Ты заслужиль больше... STOTO! ты стоишь, чтобъ я тебя прибиль... и еще

Юрій (гордо и съ уваличивающимся жаромь): больше... Вепомните, что и уже не ребеновъ... не доведите меня до крайности-моя голова довольно нынче разгорачена... И невинень... ручаюсь честью!.. но за себя не всегда

Николай Мих. (прераваеть): — Отецъ всегда могу отвъчать!. не... имъетъ право надъ сыномъ... а ты хочень идти противъ меня, неблагодарныя!..

Юрій: - Такъ! я неблагодаренъ, только це въ вамъ. Я облазавъ вамъ одною жизнью... возьмите ее назадъ, если можете... 0! ото горькій дарть...

Юрій:-Для васъ я повидаю несчастную старуху, хотя могь бы быть опорой последнахъ дней са... Она мит дала воспитаніе, ухаживала за моимъ дътствомъ, ей облзанъ я пропитаніемъ, богатствомъ, всёмъ, что и имъю, кромъ жизни... и въ нъсколько иней и ее приблизиль къ могилъ ... къ ней я неблагодаренъ... Я не долженъ быль смотръть на вани распри: обязанность человъчества должна была занять мое сердце... Но для васъ я саблаль великое преступленье... и вы меня обвиняете, вы, мой отецъ... Ифть, это свыше границъ возможнаго...

Николай Мих:-Ты можень такъ безстылно лгать, лицемъръ; ты, который своими низкими сплетнями увеличкаъ нашу есору; который, надъвъ маску привизанности. являлся къ каждому и вооружалъ одного противъ другого; чрезъ котораго я, какъ посабдній нищій, выгоняємъ нав этого дома... Несчастный, если бъ я это зналъ, я бъ тебя удушилъ при твоемъ рожденіи... чтобъ никогда глаза мон не видали такого чудо-

Юрій (бросается въ погамъ его): - Ради всего странинаго, не продолжайте, отецъ мой... Я почти понимаю, что вы хотите сказать... Клевета... плевета... все плевета... Не върьте никому... кромъ мнъ... Я васъ люблю, я это доказалъ...

Николай Мих .: - Змал...

Юрій:-Разсмотрите, узнайте... Но беретитесь меня доводить до отчаннія: я невиненъ!.

Николай Мих .: - Я все знаю... Теперь поздпо твое коварство, тебф не удалось нынче! Сквозь этоть огорченный видъ невинности, сквозь эти бледный черты и вижу адскую душу... Отрекаюсь отъ нея: ты больше миж не сынъ... Прочь, прочь отсюда съ твоимъ наследствомъ... Ты мий золотомъ не заклеинь языкъ... Я все тебя отвергну, хотя бъ съ тобой были милліоны... Такое коварство... почти отпеубійство, если не хуже, потому что я тебя любиль... И въ такихъ молодыхъ лътахъ... Пречь, прочь... Я не могу слышать тебя близко!.. Мое состояние самое опасное; можетъ быть и скоро совскиъ разорюеь... Буду просить милостыню... Повърь миъ, даже не пойду къ твоему окошку ... я не захочу встрътить на немъ печать моего проклятья... Сердне мое тогда бы облилось сожальныемъ... Я этого не хочупрочь!..

Юрій (видрагиваеть при слові: проклатье, и, бывъ прежде въ ужасномъ движенін, вдругь становится какъ окаменений. Молчаніе).

Василій Мик. (подходить въ брату): — Не

Николай Мих: — Что ты хочень сказать довольно ли? Посмотри, какъ онъ бледенъ какъ мертвенъ...

Николай Мих .: - Такъ его и надо... Нужпы нать!.. Онъ еще можеть раскаяться...

Юрій (вдругъ съ динимъ смехомъ): Ха! ха! ха! Отецъ преклялъ сына... Какъ это дегь ко... Посмотрите, посмотрите, посмотрите на это самодовольное лицо... Посмотрите на эти спокойныя черты: этоть отець проклаль сы на. (Уходить въ сильномъ, но молчаливомь от-

### Явленіе ІУ.

Прежије безъ Юрія. Нинолай Мих .: - Онъ ущелъ? ..

Василій Мих .: - Кажется, братецъ, кажется. Нинолай Мих .: -- Я такъ утомился; мёт надобно отдохнуть... О! не дай Богь иметь такіе дни въ жизни никакому отну.

Василій Мих. - Ты правъ, братецъ... Не дай Богъ...

Николай Мих. (Уходить).

### Явленіе У.

Василій Мих. (одинь): - Ужъ досталось тебъ, негодяй... Еслибъ я еще послъднее еказаль, да представиль это письмо, такъ не то бы еще было-да такъ ужъ пожаавда моя душа... Тенерь пойду - однако жь дочку свою не стану еще бранить... Будеть время... И безъ насъ здъсь шуму и гори довольно... Охъ! охъ! охъ!.. (Уходять за братомъ своимъ).

### Япленіе VI.

Дарья (которая подслушивала за противоположной дверью, выходить на пыночкаха). - Все кончено-слава Богу, миб удалась эта штука, какъ многія другія; однако дучше этой еще ни одной не могу запомнить, такъ прекрасно черезъ людей передала я свою выдумку Василію Михалычу—а тотъ едуру и повъриль... Ну жъ, мив будеть благодарность оть госпожи моей... Денегъ-то, денегъ-то... А ужъ этотъ Волинъ, зажгла и его хоромы-и моремъ не нотушить... Теперь все наше... хоть заранъ молебенъ святымъ угодинамъ служу... Однако жъ, потороплюсь объявить свою новость барынь... Добро вамъ, незванные гости!

### ABBenie VII.

Дарья хочеть упти, но встрачается въ дверяхъ съ Мареой Ивановной.

Мареа Ивановна (входить съ палкой):-Дашка! Дашка! что туть случилось? Скажи скоръй! Я слышала шумъ... Вижу радость на твоемъ лицъ... Что такое? Дашка! подай стулъ...

Дарья (подвинуют стуль): — Что случилось, сударыня?...

Мареа Ивановна:- Какое дурацкое эхо!... Отвъчай же скоръй...

Дарья: — Случилась маленькая комедь ме-



Benschen und Leidenschaften. Вы испугались?-Нѣть...



Menschen und Leidenschaften. Octabere mens, прошу васъ.



Menschen und Leidenschaften. Til, брать, съ ума сощель или шутишь.



Странный человакь. Гдв я быль, батюшка?

батюшкой и сынкомъ... Не извольте ма) сояться—это ничего: Юрія Николанча бапошка побраниль, да въ шутку и прополить; а тоть огорчился; воть вамь все, ють противное

марва Ивановна:--Прокляль... Ты этому апчою, негодяйка... Ты (поднимаеть руку на ве ) своими силетнями это спалала.

Дарья: - Да втдь вы сами, матушка, приказывали (кланиясь), ЧЕМЪ же и могла васъ п огнавить...

мареа Ивановна: - Въ ссылку сошлю, застау... Я тебъ сказала, чтобъ поссорить вув... но разви не ты мий это присовитовела?.. Тенерь что сънимъ будеть, съ Юрьвикой-погубить объ свою душу... Прочь, вижий духъ, прочь... съ глазъ монхъ полой, въ Сибирь... въ адъ., Охъ, я несчастилетары им оте от панняваю двя

Дарья (повалившись ей въ ноги): - Помилуйто мать родная, золотая, серебряная, государына... спасите меня

Марва Ивановна: - Какъ могло это до тото дойти?.. Кто от подумать?.. О, эта змін поплатая!.. О! если бъ и знала, и бы скорый номирилась тысячу разъ съ Воливымъ... линь бы не дошло до этого. На старости льть такой грахь на миь, Онь погибъ теперы и я погибла... и всъ... всъ... Уфъ! вакъ темно какъ холодно... будто... будто кельзная рука выдавила последнюю каплю крови изъ моего сердца!.. Тамъ свътло вогь чаша въ ней вода въ водъ ндъ ... (Молчаніе. Тихо). Отойди, отойди, упрекаюшее дитя, отойди. Чего ты оть меня хочешь?.. Ты говоришь, что ты душа моего внука! Нъть откуда тебь взяться? Охъ! охъ!.. не трогай руки моей!.. Я тебя не внаю не знаю никогда тебя я не видала. (Уходить съ признаками супасшествія).

Дарья (вставъ): - Она сощла съ ума-теперь опать все наше, опать дело выпграно. (Улодить съ веселинь лицомъ).

Явленіе VIII.

Комната Юрія. Темно. Опъ стонть возлів стола, оперинсь на него рукою; возга пето стаканъ води.

Мванъ, слуга его, стоптъ недалеко. **Иванъ:** Здоровы ли вы, баринъ?

Юрій:- На что тебѣ?

Иванъ: Вы такъ бледны... Юрій: Я блъдень? Можеть быть скоро

булу еще бледиве. Иванъ: Вашъ батюшка только погоря-

челен, онъ скоро васъ простить...

Юрій: Поди, добрый человакъ, это до теба не касается.

Ивань:- Мит не вельно оть вась отхо-

Юрій: - Ты ажешь!. Здісь піть накого, кто от занимался мною... И здоровъ; поди же прочь.

Иванъ: — Напраено, сударь, хотите меня въ томъ увърить: вашъ разстроенный видъ. бродящіе глаза, дрожащій голось повазыва-

Юрій (вынямаеть изъ вкатуаки, на столь стоянией, конпелекъ. Въ сторону): — Я слыхалъ, WIO RE JIOJANE 3TO (SOMEORERS DE NOMEMERS). многое можеть произвести. (Икану). Возьми это-и ступай отсюда. Здёсь тридиать чер-ЕОНЦЕВЪ

Исанъ: — За тридцать сребраниковъ продаль Іуда Інсуса Христа. А это еще золото... Итть, баринт, и не такой человить... хотя рабъ, а не решусь взать отъ васъ денегъ за такую услугу.

Юрій (бросаеть въ одно): - Такъ пусть игоні будь подыметь.

Иванъ: - Что это съ вани, стдарь, дъластся, утбивтесь, Не все горе; не все нечазь на свъть, усповойся, батюшка.

Юрій (тежело): -Ахъ! о, однано жъ Иванъ: - Еогъ попшеть ванъ счистве \_ Хоги бъ за то только, что меня облагодътельствонали: никогда и, видить Богь, отъ васъ сердитаго слова не слыхалъ...

Юрій: Точно?..

Иванъ: - И всегла велю женъ и лътямъ за васъ Бога молить.

Юрій:-Такъ у теби есть жена и дъти?... Мвакъ: — На еще какіе... какъ съ нева: прекрасная, добрая жена... II малютки: сердне радуется, гладя на нихъ...

Юрій: - Если и тебь спылаль добро, непелня мою единственную просьбу...

Иванъ: - И телонъ, и душой готовъ, батышка, на вашу службу...

Юрій: - У тебя есть дъти.. не проклинай

ИХЪ НИКОГДЗ ... (Отходить въ сторону). наявь. (Смотрить на него съ сомальныемъ. Его кто-то изъ за пулись визиваеть къ Марећ Ивапозий. Онъ уходять медленно. Юрій остастся OIHHB.

Anaente IX. Юрій одипь.

Юрій: — А онъ, мой отецъ, меня прокляль! И такъ ужасно... Въ ту минуту, когда п для него жертвоваль вскиъ: этой несчастной старухой, поторая не снесли бы сего; моею благодариостью... Въ эту самую мивуту... Ха! ха! ха! О люди, люди... Два, три слова, глупъйшая клевета сявлала то, что я стою здёсь на краю гроба... Прекрасная въчность! Прекрасныя воспеминапіл!.. Но это все должно было такъ кончиться... Гдв золото есть главный предметь, дъло тамъ не кончится лучие... и въ этотъ день онъ меня проклядь! Въ тогъ самый день, когда я столько страдаль, обминутый любовью, дружбой... Мое терпанье кончилось... пончилось... Я теривль, сполько ногъ. но теперь. это выше силь человъческихъ!.. Что мий жизнь теперь, когда въ ней все отравлено?.. Что смерть? Переходъ изъ одной комнаты въ другую, подобную ей. (Указывая на стакань). Какъ подумать, что эта ничтожная вещь побъдить во мнъ силу творческой жизни, что бълый порошокъ превратить въ пыль мое тело, уничтожить создание Бога?.. Но если Онъ точно всевъдущъ, зачемъ не препятствуетъ ужасному преступленью, самоубійству? Зачемъ не удержаль унары людей оть моего сердца?.. Зачёмь хотёль Онь моего рожденья, зная про мою гибель?.. Гдѣ Его воля, когда по моему хотенью я могу умереть или жить?.. О, человъкъ! несчастное, брошенное созданье... Онъ сотворенъ слабымъ; его доводитъ судьба по крайности... и сама его наказываеть; животныя безсловесныя счастливъе насъ: они не различають ин добра, ни зла; они не имфють вфиности; они могуть... О! если бъ я могь уничтожить себя! Но изтъ!... Да! нътъ! Душа мон погибла. Я стою передъ Творцомъ моимъ. Сердце мое не трепещеть... Я молился.. не было спасенья... я страдаль... ничто не могло его тронуть!.. (Синдеть порошока ва стакана). О! и умру... О смерти моей върно болъе будуть радоваться, нежели о рожденіи моемъ. Отепъ меня отвергнуль, проклаль мою душу и долженъ этого дожидаться. (Молчапіе небольшое). Природа подобна печи, откуда вылетають искры; когда дерево сожжено, нечь гаснеть; такъ природа сокрушится, когда мъра различныхъ мукъ человъческихъ неполнится. Все исчезнеть. Печь производить искры, природа людей: однихъ — глупће, другихъ-умнфе; одни много делають по уму въ міръ, другіе неизвъстны; такъ искры не равны межъ собой, но всь онв равно погаснуть безь следа; имъ последують другія безь большихь последствій, какъ подобныя имъ. Когда огонь истощится, то соберуть весь непель и выбросять вонъ... Такъ съ нами, бъдными людьми: все равно страдаль ли я, веселился ли-все умру "). Не останется у меня никакого восноминанія о прошедшемъ. — Безумцы! безумцы мы!.. желаемъ жить... Какъ будто два, три года что-нибудь значать въ бездив, поглотившей въка, какъ будто отечество или міръ стонть нашихъ заботъ, тщетныхъ какъ жизнь. Счастливь умершій въ такое время, когда ему нечего забывать: онъ не знаетъ этихъ свинцовыхъ минутъ безвъстности... Счастливъ, вто, чувствуя тягость бытія, имфеть довольно силы, чтобъ прервать его. Прощай, мой отецъ: мы никогда не увидимся,.. Не отъ

тебя я умру... ты только номогъ маћ образумиться... Ахъ!.. и она!.. эти прекрасныя. обманчивыя черты - потеряють свою привлевательность-кто бъ повърилъ?.. Мнв ихъ жалко. О! скоро... скоро... Вы всё пройдете какъ тъни... (Береть стакань и пьеть, туть вадрагиваетъ). За здоровье ваше... Меня утьшаеть мысль: всв люди погибнуть... Глупо было бы желать быть исключену изъ этого числа. Но... зачёмъ холодъ бъжить по моимъ жиламъ, зачъмъ и дрожу... еще не время... погоди... погоди, здское чудовите... еще - четверть часа, смерть - и я твой!.. (Садится въ вресла. Небольшое молчаніе).

Явленіе Х. Любовь и Заиза входять въ разговорь. Юрій, визи йхъ, вспакиваеть и откодить въ сторону. Вь помнать темпо.

Элиза:- Что тебъ сказаль Варуцкій, отчего его не было въ саду?.. Это что все значить?.. Твое безпокойствіе не въ побру. ma chère: ты оть меня бъгаещь - и върно чего-нибуль ишешь.

Любовь: — Не видала ли ты, гдв Юрій...

Элиза:- На что тебь его?..

Любовь: - Ахъ, сестрица! ты всему виною Они хотъли стръляться... Заруцкій меня на кольняхъ просиль, чтобъ я тебя привела для свиданья: Юрій видъль и приняль совсъмъ иначе... О! и несчастная дъвушка!... Онъ меня оставилъ, онъ думаетъ, что я измънила ему... Онъ не хочетъ даже выслушать мени. — 0! если бъ онъ зналъ... Если бъ онъ видълъ мои слезы!..

Юрій (въ сторону): - ІІ я только теперь это слышу!.. безуменъ я!

Элиза:- Чего же ты теперь хочешь, та

Любовы — Дядюшка его прокляль... Онъ въ отчалным... Върно понапрасну! Богь его за меня наказаль. И хочу его сыскать... Хочу утъшить Юрія... Ахъ! сестрина, сестрица! если бъ онъ видълъ мон слезы... но... онъ меня любить, въ немъ еще есть жалость ... о, если бъ онъ зналь, что происходить въ моемъ сердив, - порій въ это времи подходить и отходить вь нервшимости).

Любовь: - Я его утышу, нойду къ его отцу, на кольняхъ выпрошу прощепье .. или умру... Я боюсь... О! гдф бъ мнф его найти... Одна моя любовь можеть его утъщить... Онъ всьми такъ жестоко покинутъ!..

Юрій (въ отчанвы): Злодей! самоубійца!...

Элиза - Что это?..

Любовь (бросается): Юрій! Юрій! онъздісь. (Юрій встаеть). Какъ блідень... Какой страдальческій взгладь!

Юрій: — Ты меня любинь?.. А я всегда любилъ тебя...

Любовь (рыдаеть у него на теф): Люблю ли л тебя?.. Благодарю небо!.. наконецъ я сча-

Meniden und Leibenicaften. другь мой... другь мой... я тебъ ощущеній!.. Какь она блёдна... Образь смерсегда была върна...

юрій: Да! да-это мое последнее уть-

юрій: Ты ошибаешься! я всъхъ поки-Ты этого не знала? (Любовь поды- но... слишкомъ пылко-твое слишкомъ налвыток в смотрить съ удивленівнь). Я вду вь Рука тепла ы выскій, безконечный путь...

любовь: - Что это?.. Ты вдешь... Какъ? стуль и надается къ нему на шею):--Молись!

Юрій: — Мы никогда, никогда не увидимся... дюбовь: —Если нездёсь, то на томъ свъть... молнов!.. Юрій:-Другь мой! ніть другого світа... кать хаосъ... Онъ поглощаеть племена... латься. им въ немъ исчезнемъ... Мы никогда не паднися... Разныя дороги... всё въ ничтовеству... Прощай, мы никогда не увидимся. ньть рая, нъть ада... Люди-брошенныя. безпріютныя созданья.

Любовь: —О Всемогущій! что сділалось съ пить... Онъ не знаеть, что говорить...

Юрій. (смотрить на нее пристально): - Какъ и прекрасна въ эту минуту... Воть поавднее удовольствіе мое... оно велико... Я огласень... Нать, не потревожу... Это нажвое выражение глазь, эти полуоткрытыя пта... Не стану говорить ей... не хочу виты- ее въ ужасъ... Ахъ!.. но нъть, пусть на узнаеть: что мнъ? Я умру!.. пусть все откроется... Если оъ быль здёсь мой отець... кать насладился бъ онъ видомъ монхъ предсмергиыхъ судорогъ...

Любовь: — Что онъ говорить... Юрій!

Юрій!.. я предчувствую ужасное... Юрій (береть ее за руку):-Знай, что мо-

жеть сделать обманутое сердце, что можеть промятие въчное отца... узнай... и да разорвекся твоя слабая грудь... трепещи... кровь остановилась вы твонхъ жилахъ... А! полумай! отгадай!.. ха! ха! ха! ха! въть, отвася тучше, пой, весетись, пляши... я—не бойся... я—только... приняль—ядь!...

Элиза: Ай! помощь скорьй!.. (Убъгаеть. Анбовь дрожить, блёднёсть и унадаеть въ обморока на кресло; онъ стоить надъ ней).

Юрій: Такь! я это зналь! женщины! женщины! вы не сотворены для подобныхъ

ти... О если бъ она не просыпалась... если бъ могла не видать моего трупа... (становится на кольни). Не приходи въ себя... ты и тепобовь (все еще на груди его):—Тебя вст перь прекрасна... умри лучше... им ст тобой не были совданы для людей. Мое сераце слишкомъ пилко-твое слишкомъ наж-

Любовь (приходить въ себя, подывается на

Юрій:-Поздно! поздно!..

Любовь:-- Никогта не поздно... Молесь!..

Юрій (вскакиваєть):- Н'вть, не могу мо-

Любовь (встаеть):-О, ангелы! внушите emv! HOpi#!..

Юрій:-Мив дурно... Любовь: - Дурно...

Юрій:-Пора!.. Скажи моему отцу, что я желаль бы простеть ему... (Упадаеть ва

Любовь:-Онъ падаетъ... (Смотрить на небо). Помоги! помоги! (Становится на колин возхі Юрія). Останови его душу... Вогь! сділай первое чудо... онъ вернется къ тебъ...

Юрій (умирающимь голосомь): -- Плачь... плачь... плачь... Богь миб... никогда. ве простить!.. (Умираеть, Любовь, рыдая, падветь на него. Мозчаніе).

Явленіе XI.

Николай Михалычь, Василій Михалычь, Закза, Иванъ, Даръя.

Дарья (съ ужесомъ):-Умеръ!..

Николай Мих.:-Мой сынь... отъ моего проклятья... Не можеть быть!.. Онъ еще живъ... не върю... онъ живъ!..

Дарья (указывая на трукъ, колодио):-Отчего же? Посмотрите сюда-вы котълв: онь

Василій Мих. (Подвижая любовь):-Дочь умеръ... моя!.. спирту!.. Ахъ! и она едва дышеть... Спасите, спасите хоть ее... (Любавь унесить. Василій Михалычь в Замза угодять).

Иванъ: Боже! прости душу моего господина!. (Вей стоять вы безможномы пораженін).

Занавись опускается.

<sup>\*)</sup> Начиная со словъ: природа подобно печи. , все сказанное езето изъ замътии Лермонтови, находящейся между стихами въ тетрали 1830 года.

### 1831.

## Странный человѣкъ.

РОМАНТИЧЕСКАЯ ДРАМА.

Я рышился изложить драматически пропешествіе истинное, которое долго безпокоило мени и всю жизнь, можеть быть, запимать не перестанеть.

Лица, изображенныя мною, вей взяты съ природы, и и желаль бы, чтобъ они были vзнаны; — тогда раскаяніе, върно, посѣтить души тахт людей... Но пускай они не обвиняють меня: я хотыть, я должень быль оправдать тань несчастнаго!..

Справедиво ли описано у меня общество-не знаю! По крайней мъръ оно всегда останется для меня собраніемъ людей-безчувственныхъ, самолюбивыхъ въ высшей степени и полныхъ зависти ит тъмъ, въ душть которыхъ сохраняется хотя мальйшая некра небеснаго огня.

И этому обществу я отдаю себя на судъ. The Lady of his love was wed with one Who did not love her better-

And this the world calls frensy; but the

Have a far deeper madness, and the glance Ot melancoly is a fearful gift; What is it but the telescope of truth? Which strips the distance of its phantasies, And brings life near in utter nakedness, Making the cold reality too real!

The Dream. Lord Byron

### лъйствующия лица.

Павель Григорьевичъ Арбенины. Марья Дмитріевна Владиміръ, сынъ нхъ. Анна Ниволаевна Загоскина. наташа, лочь ея. Княжна Софья, ел полруга. Бълинскій, другь Владиміра. Ситгинъ, Чиляевъ, Заруций, студенты, товарищи Владиміра. Анн шка, горппчпая Арбепиной. Иванъ, слуга Владеміра. Барашии, старухи, гости, слуги и проч.

### СНЕНА ПЕРВАЯ.

Утромъ 26 августа. Комната въ домъ Павла Григорьевича Арбенина. Шкафъ съ кингами и бюро.

(Дъйствіе происходить въ Москва).

Гавель Григорьевичь (завечатываеть письмо):-Говорять, что дати въ тягость намъ, нока они молоды; но л думаю совсимъ противное. За ребенкомъ надобно ухажи-

вать, учить и нанчить его; а двадцатильт няго опредъляй въ службу, да каждую минуту трепещи, чтобы онъ какою-нибул. шалостью не погубилъ навъки себя и честное имя... Признаться, мое положение теперь самое критическое. Владиміръ нердеть въ военную службу, во-первыхъ, нотому что его характеръ, какъ онъ самъ. говорить, слишкомъ своеволенъ, а во-вторыхъ, потому что онъ не силенъ въ математикъ. Куда же опредълиться? Въ штатскую? Всв лучній м'вста заняты. Въ тому же-нехорошо! Воспитывать теперь самая трудная вещь; думаешь: «ну, все теперь кончилось!» не туть-то было-только начинается!.. Я боюсь, чтобы Владиміръ не нотеряль добрую славу въ большомъ севть, гдь я столькими трудами достигь по нъкоторой значительности... Тогда я же буду виновать: про меня же скажуть, какъ намедни, что и не воспитываль его сообразно характеру. Какой же въ его лъта характеръ? Самый его характеръ есть безхарактерность.-Такъ, я вижу, что не довольно строго держаль сына моего. Какал польза, что такъ рано развились его чувства и мысли?.. Однако же и не отстану оть своихъ плановъ: велю ему выйти въ отставку года черезъ четыре, а тамъ женю на Согатой невъсть и поправлю тьмъ его состояніе. Оно, по милости моей любезной супруги, совсьмъ разстроено. Не могу вспомнить безъ бъщенства, какъ она меня обманывала, О, коварная женщина! ты испытаены всю тягость моего мщенія; въ бъдности, съ раскаяніемъ въ душт и безъ надежды на будущее, ты умрешь далёко оть глазь монхь; я никогда не рашусь увидать тебя снова. Не двладъ ли я все, чего ей хотьлось? И обезчестить такого мужа! Я очень радъ, что у нея нъть близкихъ родныхъ, которые бы помогали... (Молчаніе). Кажется, кто-то сюда пдеть Такъ точно.

(Входить Владимірь Арбенинь)-

Владиміръ: - Батюшка, здравствуйте!

Павель Григор :- Я очень радъ, что ты пришель теперь. Мы кой объ чемъ поговоримъ. Это касается до будущей твоен участи. Но ты что-то невесель, другъ мой... Гдъ быль ты?

Владиміръ (бросаеть на отпа быстрый п мрачний взорь): - Гув и быль, батюшка?

павель Григор.: Что значить этоть нас-вольно наказана .. эта спрена, эта сквернал тоный видь? Такъ ли встръчають ласии женщина...

Владиміръ: Отгадайте, гдв я быль.

павель Григор.: — У какого нибудь теба то посовътуй ей не являться по мет и в подобнаго плалуна, гда ты проиграль свои стараться выпросить прощенья, чтобы инпеньги, или у какой нибудь прекрасной, которая огорчила тебя своимъ отказомъ. какія пругія приключенія могуть безпоконть тебя? Кажется, я отгадаль.

Владиміръ:-Я быль такъ, откуда воселье очень далеко; и видъль одну женщиву, слабую, больную, которая за давнишвій проступовъ оставлена своимъ мужень приходи во мий въ вабинеть, тамъ и тебъ и водными; она почти нищая; весь міръ покажу недавно присланным бумаги, котаеньетен надъ ней, и никто объ ней не ж дветь. О, батюшка! эта душа заслуживала прочитать писько оть графа, на счеть опрепрощение и другую участь! Батюшка, я ви- деления въ службу. И еще прошу тебя не прать горькій слезы раскаянія; я молился говорить мит больше инчего о своей м витеть съ нею; и обнималь ен польни, п... я быль у моей матери! Чего вамь больше?

Павелъ Григор.:-Ты?.. Владиміръ: - 0, если бъ вы знали, если бъ видъли... Отецъ мой! вы не поняли эту въжную, божественную душу, или вы несправедливы, несправедливы! Я повторяю это передъ цълымъ свътомъ и такъ громко, что ангелы услышать и ужаснутся человыческой жестокости ...

Павелъ Григор. (его видо пялаеть):-Ты сивещь. меня обвинять, неблагодар...

Владимірь: - Пъть! вы мна простите! я себи не помню... Но посудите сами: канъ могь и остаться хладнопровнымъ? Я согласенъ, она васъ оскорбила, непростительно оскорбила; но что она мив сделала? На ен колтиняхъ протекли первые годы моего младенчества; ел имп витсть съ вашимъ было первою моею ръчью; ен ласки облегчали мон первыя бользия... И теперь, когда она въ нищетъ, безъ друзей, пріъхала сюда, могь ли и не упасть къ ен ногамъ?.. Бапошка! она хочеть васъ видъть... Я умоляю... Если мое счастье для васъ что-нябудь значитъ... Одна ел чистая слеза смоеть чернов подозрѣніе съ вашего сердца и удалить предразсудки!..

Павелъ Григор.: — Слушай, дерзкій! я на нее не сердитъ, но не хочу, не долженъ болье съ нею видъться!.. Что скажуть въ СВЪТЪ?...

Владиміръ (кусая губы): Что скажуть въ

Г.авелъ Григор.: - II ты очень дурно сдълаль, сынь мой, что не сказаль мнк, когда повхаль къ Марьв Дингріевнь; я бы даль

Владиміръ: — Которов бы убило последнюю тебъ препорученье...

Павелъ Григор.:- Да, да! она еще недоел надежду-не такъ ли?

Владиміръ:- Она мол вать.

Павель Григор .: - Если опять ее увидины и ей не было еще стыдиве встрътиться, чвыть было разставаться.

Владиміръ: - Отець мой! я не сотворенъ

для такихъ препорученій...

Павель Григор. (съ колодной узнолов):-Довольно объ этомъ. Кто изъ насъ правъ или виновать-не тебь судить. Черезь чась рын касаются до тебя; также тебъ дажь и тери... а произу, когда могу приказывать!

Владиміръ (долго смотрять ему велёдь):-Какъ радъ онь, что имъегь право мна привазывать! Боже! никогда Тебѣ не докучаль ч зишними кольбами-теперь прошу: прекрати эту распрю! Смъщим для меня люди: есоритен изъ пустиковъ и отлагають часъ примиренья, какъ будто это вещь, которую всегла успілоть еділать!. Ніть, виму, должно быть жестокимъ, чтобы жить съ людьми. Они думають, что и создань дли удовлегворенья ихъ прихотей, что и - средство для достиженія ихъ глупыхъцьзей! Никто мена не понимаеть, никто не умъеть обходиться съ этимъ сердцемъ, которое полно любовью и принуждено расточать ее напрасно. (Входить Бълинскій, разряженный).

Бълинскій: — А! здравствуй, Арбенина! Здравствуй, любезный другы! Что такъ задумчивь? Для чего тому считать звазды, кто можеть считать звонкую монету? Поглави на меня!.. Быюсь объ закладъ, и отгадаль, объ чемъ ты думаль.

Владиміръ: - Руку! (Жметь сму руку). Бълинскій: —Ты думаль омь, какъ заставить женщину любеть или заставить ее признаться въ томъ, что она притворилась. То и другое очень мудрено; одноко и екоръй возьнусь сдълать первое, нежели по-

Владимірь: -0 чемъ ты болтаешь тугь? слъднее, потому что... Бъликскій: — О чемъ? Онъ поглуптать или оглохъ!.. Я говорилъ о царъ Соломовъ, который восибваль умъренность и совътоваль, поститься, а самъ быль не изъпоследнихъ скоромниковъ... Ха! ха! ха!.. Ты върно ждаль, чтобъ твоя дюбезная придетьла къ тебъ на прыльяхь зефира!.. Нъть, потруднеь-ка сам слетать... Другь мой! кто разбереть жекщинъг. Въ ту минуту, погаз ты думаешь... Владиміръ (прерываеть его): - Гдъ былъ

Бълинскій: — На музыкальномъ вечеръ, такъ сказать. Дъти дълали отцу сюрпризъ, по случаю его именинъ. Они играли на разныхъ инструментахъ-и для нихъ, и для отна это счень хорошо. Пе смотря на то, гостямъ, которыхъ было очень много, было очень скучно.

Владиміръ: — Смъшной народъ! Такимъ образомъ глупое чванство всегда отравляетъ

семейныя удовольствія.

Бълинскій: - Отецъ былъ въ восхищенія и къ каждому обращаль глаза съ разными телоденженіями, каждый отвічаль ему наклоневіемъ головы и довольною улыбкой, и, уловя время, когда бъдный отецъ обращался въ противную сторону, каждый въваль безношадно... Миж показались жалкимиэтотъ отецъ и его дъти ...

Владиміръ: — А мнъ жалки безстынные гости. Не могу видъть равнодушно этого прегранія къ счастію ближняго, какого бы рода оно ни было. Всѣ хотять, чтобы другіе были счастинвы по ихъ образу мыслей, и такимъ образомъ унзвляють серице, не имая средствъ излечить. Я бы желаль совершенно удалиться отъ людей, но привычка не позволяетъ мнв. Когда и одинъ, то мий кажется, что никто меня не любить, никто не заботится обо мив... И это такъ тяжело, такъ тяжело!..

Бълинскій: — Эхъ! полно, братецъ, говорить пустаки! Товарищи тебя всв любять ... а если есть какія-вибудь другія непріятности, то надо умъть перепосить ихъ съ твердостью. Все проходить: эло, какъ добро...

Владиміръ: — Переносить! переносить!.. Какъ давно твердятъ это роду человъческому, хоти знають, что такимъ увъщаніямъ почти викто не следуетъ Нъкогда и я былъ счастливъ, невиненъ! но тъ дви слишкомъ давно соединились съ прошединить, чтобы восноминание о нихъ мегло меня утвшить. Вся истинная жызнь мол состоить изъ нъсколькихъ мгновеній, и все прочее времи было только приготовление или следствие сихъ мгновеній. Тебф трудно понять мон мечты-и это вижу Другъ мой, гдв найду я то, что принужденъ искать?..

Бълинскій: -- Въ своемъ сердцъ. У тебл есть великій источникъ блаженства, умай только почерпать изъ него. Ты имжешь скверную привычку разематривать со всёхъ сторонъ, анатомировать каждую крошку горя, которую судьба тебъ посылаетъ. Учись презирать непріятности, наслаждаться настоящимъ, не заботиться о будущемъ и не жалъть о минувшемъ. Все привычка въ людяхъ; а въ тебъ больше, чъмъ въ другихъ. Зачёмъ не отстать, если видишь, что цёль не можеть быть достигнута. Нать: вынь па положь!.. А вто посла терпить?

Владиміръ:- Не суди такъ легкомысленно; войди лучше въ мое положение, Знаешь ли, я иногда завидую сиротамъ; иногда меъ кажется, что родители мон спорять о любви моей; а нногдо, что они совстмъ не повожать ею. Они знають, что я ихъ люблю. сколько можетъ любить сыпъ... Нать! за чъмъ, когда они другъ на друга косятся. зачёмъ есть существо, которое хотело бы лкъ соединить вновь, перелить весь иламень юной любви своей въ ихъ предубъжденный сервца... Другъ мой, Дмитрій! д не долженъ такъ говорить но ты, выль. знаешь все, все, и тебь и могу повърять то, что составляеть несчастие моей жизви. что скоро доведеть меня до гроба или сумасшествія!..

Бълинскій: -- Магометь сказаль, что опъ опустиль голову въ воду и вынулъ, и въ это время четыриздиатью годами состарыся; такъ и ты въ короткое время ужасно перемънился. — Разскажи-ка миъ, какъ идугъ твои любовныя похожденія?.. Ты хмуришься. Скажи, давно ли ты ее видълъ?

Владиміръ: - Давно.

Бълинскій: А гдв живуть Загорскины?... Ихъ двъ сестры; отца нътъ-такъ ля?

Владиміръ:-Такъ.

Бълинскій:- Познакомь меня съ ними. У нихъ бываютъ вечера, балы?

Владиміръ: - Нъть.

Бълинскій: А я думаль. Однако все поминаеть. Познакомь меня.

Владиміръ: - Изволь.

Бълинскій: - Разскажи мнѣ исторію твоей любви.

Владиміръ: — Она очень обыкновенна и тебл не займетъ.

Бълинскій: — Знаешь ли ты кузину Загорскивыхъ, княжну? Воть прехорошенькая и прелюбезная дввушка.

Владиміръ: — Быть можеть. Въ переый разъ, какъ и увидалъ ее, то почувствовалъкакую-то антинатию. Я дурно объ ней подумаль, не слыхавь еще ни одного слова отъ нея... А ты знаешь, что я върю предчувствінмъ.

Бълинскій: Суевъръ!

Владиміръ: - Намедни и побхалъ верхомъ; лошадь не хотъла идти въ ворота; я ее пришпориль; она бросилась и чуть-чуть и не ударился головой объ столбъ. Точно такъи съ душей: иногда чувствуеть отвраще ніе къ кому-нибудь, принудишь себя обойтись ласково, вахочень полюбить человака .. а смотринь-овъ тебъ платить коварствомъ и неблагодарностно

Странный человъкъ,



Бълинскій (смотрить на часы): -Ахъ, Беже мой! а миж давно въдь пора жлать. Я изтебъ забъжаль въдь на секувау.

Еладиміръ: — Я это вижу... Буда ты спъшинь?

Бълинскій: Къ графу Проискому. Свука мертельная, а надо тхать...

Владимірь: - Зачёмъ же надобно? Бълинскій:- Да такъ.

Владиміръ: — Важная причина! Ну, прошай!

Бълинскій: - До свиданьи. (Уходить).

Вкадиміръ: - Люблю Бълинскаго за его песелый характерь. (Ходить взадь и впередь). Карть мон голова разстроена... все въ безпоприка въ ней, какъ въ дома, гда пъянъ тозавив... Повду!.. Увижу Наташу, этого вигела... Взоръ женщины, какъ лучь маеяна, невольно приводить въ грудь мою спокойствіе. (Сахится и винимаеть нев кармана бунату). Стравно! вчерась и отыскаль это въ своихъ бумагахъ и быль поражень. Кажный разъ, какъ посмотрю на этотъ зистокъ, и чувствую присутствіе сверхъестественной сизы и неизвастный голось шепчеть мий: не старайся избъжать судьбы своей! такъ делжно быть! Годь тому назадь, увидань ее въ первый разъ, и писаль объ ней въ одномъ замъчанія... Ова тогда имъла на меня влінніе благогворное, а теперь... когда вспомню, то вси провь приходить въ волпеніе... и сожалью, зачыть и не такъ дооръ, зачемъ душа мол не такъ чиста, какъ бы что не всъ. И первая не такъ думаю объ и хотвав... Можеть быть, она меня любить... ен глаза, румянецъ, слова... Какой а репеновъ! Все это мей такъ паматно, такъ дорого, какъ будто одними ен взглядами и словами и живу на свъть. Что пользы?.. Такъ вотъ конецъ, которато и ожидалъ прошлаго года!.. Боже! Боже! чего желаеть мое сердце?.. Когда я далеко оть нея, то воображаю, что скажу ей, какъ горачо сожму ел руку, какъ напомию о минувшемъ, о вежть мелочахъ... А только съ нею, все забито; н истуганъ! душа угонегь въ глазахъ; все произдеть — надежды, опасены, воспоминанія! О, какой и ничтожный человыкь! не могу даже свазать ей, что люблю ее, что она мит дороже жизни; не могу инчего путнаго сказать, когда сижу противь этого Туднаго созданья! (сь горькой удибкой). Чемъго кончится жизнь мод, а началась она недурно! Впрочемъ, не все ли равно, съ какими воспоминаніями з сойду въ могилу... 0, какъ бы я желаль предагься удоволь-CTRIAN'S R HOTOURIL BY HER HOTORY THEEлую ношу самонознанія, которая съ младен чества была мониъ удъломъ. (Уходить техо).

### СЦЕНА ВТОРАЯ

Ввечеру 28 августа.

Анзанная въ дом'я Загорскивная; квера одла отрена въ гостиную, другия въ валу. Ходийн Анна Николассия; си дочь наталья Скодоровие (Софья анажна, векора). Ниме свяжть, други растокатывають стоя. - Бысть В часовы

Анна Нинолаевна (отному пре гостей), -- Были вы вчера у графа? Тамъ, говоратъ, былъ благородный театры... и еще говорать, какъ огдъланы комнаты были-это чудо, по-пареви!

Гость первый: - Капже-съ, и быль тамъ То пли часовъ угра танцовали, и всего было доводьно... всянаго рода людей...

Наталья Осторовна:-Какіе вы насийньники! А кто тамъ быль изъ какалеровъ?...

Гость первый: - Дез княза Шуковыхъ. Възинскій, Арбенинъ, Слёновъ, Чацкій и пругіе: одняхь не помню, других возабиль. Знаете вы Кълинскаго? Премилый малый, предюбезный - не правда ля?

Анна Нинолаевна: - Да, я слыхада,

Одна изъ барышенъ: — Спажите, пожалуйста, ито такое Арбениев? Мив объ немъ много разевазывали.

Гость первый: - Во-первыхъ, онь ужасным повъса, насмъщинив, и злой насмъщникъ, дерзовъ и все, что вы хотите; вирочемъ, очень умицій человікть! Не думайте, что н это говорю по какой-вибудь личности - нать, вск объ немъ этого митнія.

Наталья Ведоровна: - Я вамь ручаюсь, нечь, и его знаю дивно - онь къ намъ вздить-и и не заметили его заости; по крайней мара онъ на окомъ при мик такъ не говориль, какъ вы теперь щю него..

Гость первый: -0, это совскить другое; съ вами онь, можеть быть, очень любезенъ, но...

Другая барышия: -Я сама слышала, что Арбенина должно опасаться...

Гость второй (подойля): А мив кажется, наобороть...

Наталья Ведоровна (одной иль барымень): Ma chère, знаень зи ты что вибудь глупре комплиментовь?

Гость третій (подално подомедній): — А знаете ли вы неторію Арбенява?

Одна изъ дамъ: - Я не думаю, чтобъ паъ быль такое важное лицо, чтобы можно было заниматься его поторіей. И до вого она касается? Онъ очень счастлявь: это довазываеть его веселый характерь; а исторія счастливыхъ людей не бываеть никогда занимательна.

Гость третій:-- Повърьте, веселюсть въ обществъ очень часто одна личина; но бы нають минуты, когда эта самая веселость из борении съ внутрением грустью, при-

нимаетъ видъ чего-то дикаго; если внезапный смёхъ прерываеть мрачную задумчивость, то не радость возбуждаеть его: этогь переломъ доказываеть только, что человъкъ не можеть совершенно скрыть чувствъ своихъ. Лица, которыя всегда улыбаются-вотъ лина счастливневъ

Наталья Оедоровна:-0! я знаю, что вы всегда заступаетесь за господина Арбе-

Гость третій: — Развѣ вы никогла не заступаетесь за людей, которыхъ обвиняють

понапрасиу?

Наталья Оедоровна:- Напротивъ! воть я третьяго дня цалый чась спорила съ дядюшкой, который утверждаль, что Арбенинъ не заслуживаетъ названія дворянина, что у него злой языкъ и такъ палъе; а и знаю, что Арбенинъ такъ понимаеть хорошо честь, какъ никто, и что у него доброе сердне-онъ это доказалъ мно-

Гость первый (обращаясь въ другому): -Посмотрите, какъ она покрасибла.

Гость четвертый:—С'est une coquette! Наталья Оедоровна (смотрить въ дверь):-Кто это еще прівхаль?—Ахъ, вообразите! я не узнала издали кузину.

(Кинжна Софья входить. Кувини целуются). Княжна Софья (тихо Наташь): - Я сію минуту, выходя изъ кареты, видъла Арбенина: онъ фхалъ мимо вашего дома и такъ пристально глядель въ окна, что если бъ самъ императоръ пробхалъ мимо его съ другой стороны, такъ онъ бы не обернулся, (Улыбается). Будеть онъ здёсь?

Наталья Оедоровна: Почему же мнъ знать; я не спрашивала, а онъ самъ никогда напередъ не извъщаеть о своемъ прівадь.

Княжна Софья (въ сторону): - А я надъялась еще разъ его увидать. (Громко). У меня сегодня что-то голова болить.

Гость второй: - Лишь бы не сердце.

Княжна Софья (въ сторону): - Какъ плоспо! (Ему). Вы вчера прекрасно играли у графа, особенно во второй пьесь; всь были восхищены вами (онъ вланяется). Только скажите, для чего вы такъ рано уфхали, тотчасъ послѣ ужина?

Гость второй: -У меня заболёла голова. Княжна Софья (съ улыбкой); — Что за важность? Это не сердце!

Анна Николаевна (подходить): -- Барышип! господа кавалеры! не хотите ли играть въ мушку?.. Столы готовы.

Многіе: — Съ большимъ удовольствіемъ. Всь, кромъ Наташи и Софьи, уходять).

Княжна: - Кузина! мнъ кажется, ты совсьмъ не разуенься своей побъдь? Ты какъ

булто не догадываенься... Ну, къ чену хитрить? Всякій зам'ятиль, что Арбениять въ тебя влюбленъ, и ты прежде всъхъ это замѣтила. Зачѣмъ такъ мало довѣренности ко миъ? Ты знаешь, что я съ тобой дружна и всегла все про себя сказываю... или я еще не заслужила?..

Наталья Оедоровна: - Душенька, къ чему такіе упреки? (Цітауеть ее). Впрочемъ, это неправда... (Береть княжну за руку). Не серлитесь же, Софья Николаевна! (Смвется).

Княжна: -О, я знаю, что онъ тебъ нравится! но берегись! ты Арбенина не знаешь хорошо, потому что его никто хорошо знать не можеть. Умъ язвительный и вмксть глубокій, желанія, незнающія никакой преграды, и перемѣнчивость склонностейвоть что опасно въ твоемъ любезномъ. Онъ самъ не знаетъ, чего хочегъ, и по той же причинъ, полюбивъ, разлюбитъ тотчасъ, если представится ему новая ибль.

Наталья Оедоровна: - Съ какимъ жаромъ вы говорите, кузина!

Княжна: — Потому что я тебя люблю и предостерегаю...

Наталья Оедоровна: - Да почему тебъ такъ знать его?

Княжна:-0! я наслышалась довольно... Наталья Федоровна: - Отъ кого?

Нняжна: - Да отъ самого Арбенина. (Наташа отпорачивается и уходить). Она ревнива! она любить его! а онъ, онъ... Какъ часто, когда я ему говорила что-нибудь, онъ безъ вниманія сидъль съ неподвижными глазами, какъ булто бы одна единственная мысль владъла его существованіемъ, и когда Наташа подходила, а следовала за его взорами: внезапный блескъ появлялся на нихъ... О, я несчастная!.. но какъ не любять? Онъ часто разговариваль со мною, но почти все о Наташь. Я знаю, что ему пріятно быть со мною, но знаю также, что это не для меня; и то, что должно бы было служить мыр неисчериземымъ источникомъ блаженства, превращаеть одна мысль въ жестокую муку... Онъ не красавецъ, но такъ не похожъ на другихъ людей, что самые недостатки его, какъ ръдкость, невольно нравятся; какая душа блещеть въ его темныхъ глазахъ! какой голосъ!.. О, и безумная! домаю себѣ голову надъ его характеромъ и не могу растолковать собственную страсть! (Молчаніе). Нѣтъ! они не будуть счастливы: клянусь этимъ небомъ, клянусь душей моей, все, что имъетъ ядовитаго женская хитрость, будеть употреблено, чтобъ разрушить ихъ благополучіе... Пусть тогда погибну, но въ утвинение себъ скажу: «онъ не веселится, когда я плачу; его жизнь не спокойнъе моей»... Я ръшиласы какъ легко раб стало! Я ръниндась... (Въ это время въ мой! для чего я такъ слободуния, текъ нетажають, другіе пріважають, хозийна провожаеть и встрычаеть. Владимірь Арбенияь тыхо выхоить изъ гостинск).

инянна (увиданъ Арбенияз):- Какъ смъза в рашиться?

Владиміръ: Ахъ, княжна! какъ и рать. ето вы здёсь.

**Княжна:**—Давно ли вы пріфхади?

владиміръ: - Сейчасъ. Вхожу въ гостиятю: тамъ играють по 5 конеекъ въ мушку. я посмотръят; почти ни слова не сказаль; инь стало душно. Не понимаю этой глупой карточной работы: нёть удовольствія ни для глать, ни для ума; нъть даже надежды, обольстительной для многихъ, вынграть, опусто**мить** карманы противника. Несносное полотерство, стремление къ ничтожеству, пошлое саковыказывание завладёло половиной русской вододежи; безъ палн таскаются всюду, наволять скуку себъ и другимъ...

Княжна: - Зачъмъ же вы сюда прібхали? Владиміръ (пожавь плечань):-Зачіны! Княжна (азвительно):-Я догадываюсь...

Владиміръ: — Такъ! заблужденіе, заблужденіе .. По скажите, можеть зи быть тогь счастинвъ, кто своимъ присутствіемъ въ тягость? И не сотворень для людей телерешняг ( въка и нашей страны; у вяхъ каждый обязанъ жертвовать толив своими чувствами и мыслями; но я этого не могу. И вездъ одинокъ, и потому нигдъ не гожусь. Неправда ли, воть очень ясное доказательство?...

Нияжна: Вы на себя нападаете...

Владиміръ: - Да, я самъ себъ врагь, потому что продаю свою душу за одинъ ласковый взглядъ, за одно не слишкомъ 10лодное слово... Мое безумство доходить до крайней степени и со мною случится скоро горе не отъ ума, но отъ глупости.

Княжна: - Къ чему эти притворныя, прачныя предчувствія? — Я вась не понимаю. Все проходить; и ваши печаль, и [я не знаю даже, какъ назвать] ваши химеры исчезнугъ... Пойдемте играть въ мушку. Видъли ли вы мою кузину, Наташу?

Владиміръ: - Когда я вошелъ, какой-то адъютантикъ, потряхивая эполетами, разсказываль ей, какъ прошлый разь въ собраніи одинъ кавалеръ уронилъ замаскированную даму и какъ мужъ ея, вступивинсь за нее, сдуру обнаружиль, кто она такова. Ваша кузина силилась от души, это и меня порадовало. Посмотрите, какъ я буду весель сегодия. (Уходить вы гостинув).

Внежна (глядить ему всятав): — Желаю вамъ много успъховъ! Нынче же начну приводить въ исполнение мой планъ и скоро я увижу конекъ всему... Боже мой! Боже

тверда! (Укодить вы гостинув).

CHEHA TPETIAL 15-го септябра днемъ. Дъйствіе И. Явдевіе І.

Комната въ дом' Марын Динтріевни (изтери Владиміра). Зеленые обов, стодина и пресла. У окла-Аннушка, старал служанся, вьеть что-то. Слимень шумъ вътра и дождя.

Аннушна: -- Вътеръ в дождь стучать въ вания окна, какъ запоздалые дорожные. Кто имъ скажетъ: вътеръ и дождь, подите прочь, мъщайте сцать и поконться богатымъ, которыхъ здёсь такъ много; а ны и безъ васъ едва знаемъ сонъ и спокойствіе .. Пріткала моя барыня мириться съ муженькомъ; о. охъ, охъ, охъ! не мирно что-то началось, да не такъ и кончится. Оставляеть же онъ насъ почти съ голоду умирать, стало быть не любить совскив и инкогда не любиль; а если такъ, то и отъ мировой толку не будеть. Лучше безъ мужа, чёмъ съ дурнымъ мужемъ. Въдь охога же Марыв Лингріевив все любить такого антихриста. Воть ужъ охога пуще неволи! За то молодой баринъ вышель у нась хорошь: такой дасковый! Шесть льть, нъть больше... восемь льть и его не видала: какъ выросъ, похорошъль ев техъ поръ! Еще помию, какъ его на рукахъ таскала. То-то былъ любопытный: что ни увидить, все-зачень? да что?--ужъ вспыльчивъ-то быль словно поролъ! Разъ, вадуналось ему бросать тарелян да стаканы на поль; ну, такъ и рветов, плачетъ: брось на полъ. Дала ему-бросиль и успоконлен... А бывало, помню [ему еще было три года], бывало, барыня посадять его на кольни из себъ и начнеть играть на фортепьянахъ что-нибудь жалкое - глядь, а у дитити слезы по щевамъ такъ и катится!.. Ужь върно ему Павель Григорынчь много наговариваль противь матери, да, видишь, въ прокъ не пошло худое слово. Для Богь здоровья Владиміру Павловичу, дай Богъ! онъ и меня на старости лъгъ не позабываетъ: хоть ласковой речью да подарить. (Вхолить Марья Динтріевна сь вингой нь рукв).

Марья Динтріевна — И хогьзя читать, но. какъ читать однимя глазами, не сатадуя мыслію за буквами? Тажкое состояніе! Цепонятная воля судьбы! ужасное бореніе самолюбія женщины съ необходимостію! Къ чему служили мои дътскія мечты? Развъ есть необходимость: предчувствовать напрасно?.. Будучи ребенкомъ, я часто подъ вліяніемъ свътлаго неба, свътлаго солица, веселой природы, создавала себъ существа такія, какихъ требовало мое сердце; онн следовали за мною всюду, я разговаривала сь неми двемъ и ночью; они украшали для

057

меня весь міръ. Даже люди казались для меня лучше, потому что они имъли нъкоторое сходство съ монии идеалами; въ обхождение съ ними я сама становилась лучне. Ангелы ли были они? Не знаю-но очень близки къ ангеламъ... Но теперь холодная существенность отняла у меня послъднее утъщение: способность воображать счастіс!.. Не имъя ви родвыхъ, ни собственнаго имфніл, я должна унижаться, чтобы нолучить прощение мужа. Прощения? Мить просить прощенія? Боже! ты знаешь дала человъческія, ты читаль въ моей и въ его душѣ, и ты видѣлъ, въ поторой хранился источникъ всего зла!.. (Задумывается; потомъ подходить медленно нь преслань и садится). Аннушка, ходила ли ты въ домъ къ Павлу Григорьевичу, чтобъ развъдывать, какъ я вельла? Тебя тамъ любять всь старые слуги. Ну, что ты узнала о моемъ мужф, о моемъ

Аннушка: - Ходила, матушка, и разепра-

Марья Дмитріевна: — Что же? Что говориль обо мив Павель Григорьевичь? Не слыхала ли ты?

Аннушка: — Ничего онъ, сударыня, объ васъ не говорилъ. Если бъ не было у васъ сына, то никто не зналъ бы, что Павелъ Григорьевичь быль женать:

Марья Дмитріевна:—Ни слова обо мнъ! Онъ стыдится произносить мое имя; онъ презираетъ меня!.. Презръніе! какъ оно похоже на участіе, какъ эти два чувства близки другь къ другу!-какъ смерть и жизнь!

Аннушка: - Однако же, говорятъ, что Владимірь Павловичь вась очень любить. Напрасно, видно, батюшка его старался очернять васъ.

Марья Дмитріевна: Да! мой сынъ меня любить: я это видъла вчера; я чувствовала жаръ его руки; я чувствовала, что онъ все еще мой. Такъ! душа не перемъняется; онъ все тоть же, каковъ быль сидящій на моихъ колѣняхъ, въ тѣ вечера, когда я была счастлива, когда слабость, единственная слабость, не могла еще возстановить противъ меня небо и людей!.. (Закрываеть лидо руками).

Аннушна: - Эхъ, матушка! что плакать о вроигедшемъ, когда о теперешнемъ не наилаченься. Говорять, Павель Григорьевичь бранилъ, да какъ еще бранилъ молодого барина за то, что онъ съ вами повидался; да, кажется, и запретиль ему къ намъ пріважать.

Марья Дмитріевна: — О, это невозможно! это слишкомъ жестоко! Сыну не видаться съ матерью когда она, слабая, больная, бъдвая, живеть въ нъсколькихъ шагахъ отъ него! О, вътъ! это противъ природы!.. Аннушка! въ самомъ дълъ онъ это сказалъ?

Аннушна: Въ самомъ дълъ-съ. Марья Дмитріевна:- И онъ запретиль коему сыну видъть меня? Точпо?

Аннушна:-Запретиль-съ, точно!

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Марья Дмитріевна (помодчавь): — Послу шай! онъ думаеть, что Владиміръ не его сынъ, или самъ накогда не знавалъ матери... (Бетерь сильнее ударметь въ овно. Обе содрогаются). И я прібхала искать прими ренья? съ такимъ человъкомъ?.. Нътъ! союзъ съ нимъ значитъ разрывъ съ небесами, котя мой супругъ и орудіе небеснаго гитва... Но. Творецъ! взялъ ли бы ты добродътельное существо для орудія казни? Честные ли люди бывають на земль палачами?

Аннушка: — Какъ вы блёдны, сударывя? Не угодно ли отдохнуть? (Смотрить на степные часы). Скоро прібдеть докторь; онь объщался быть въ девнадцать часовъ.

Марья Дмитріевна: — И прівдеть въ носледній разъ. Какъ смешна я кажусь себь самой! думать, что лекарь выдечить глубокую рану сердца! (Молчаніе). О! для чего я не пользовалась тысачью случаями къ примиренію, когда еще было время; а теперь, когда прошель сонь, я ищу сновидьній... поздно! поздно! Чувствовать и пони мать [что] это напрасно — воть что меня убиваеть! О, раскалніе? зачемъ за миновенный проступокъ ты грызешь мою душу! Какое унижение! я принуждена подъ друима именема прівзжать въ Москву, чтобъ не заставить сына моего краснъть передъ міромъ... Передъ міромъ? Это правда... собраніе глупцовъ и злоджевъ - есть міръ, нынъшній міръ. Ничего не прощають, какъ будто сами святые!

Аннушка (посмотрыва на окно): - Докторъ пріжхаль.

(Донторь входить). Марья Дмитріевка: - Здравствуйте. Христофоръ Васильичъ! Милости просимъ.

Докторъ (подходить кърувь): - Что? Какъвы? Марья Дмитріевна: Влагодаря вамъ, мнъ гораздо дучие.

Докторъ (щувая вульсь): — Совсемъ напротивъ! совствъ напротивъ! вы слабте! у васъ желчь, действуя на кровь, производить вознение; у васъ нервы ужасно разстроены. Вотъ, я въдь говорилъ: вамъ надобно лечиться долго, постепенно, по метода, а вы все хотите вдругъ...

Марья Дмитріевна: - Но если не достаєть способовъ?

Докторъ: — Эхъ, сударыня! здоровье дороже всего. (Пишеть релепть).

Марья Дмитріевна: - Откупа вы теперь, Христофоръ Васильичъ?

Докторъ: Отъ госполина Арбенина.

марья Дмитріевна и Аннушна (виботф);--Огь Арбенина? (Объ въ закъшательствъ). донторъ: - А развъ вы его знаете?

марья Дмитріевна:- Нѣтъ! А кто такой

Арбенинъ?

Донторъ: - Этотъ господинъ Арбенинъ, коллежскій ассесоръ, въ разводъ съ своей женой... то есть не въ разводъ, а такъ... она покинула мужа, потому что была не-

марья Дмитріевна:- Невърна! она его

покинула?

Докторъ: - Да, да! невърна. У нел, говорягь, была интрига съ какимъ-то француомь. У этого же Арбенина есть сынь, колодой человекъ леть девятнадцати, или праднати, шалунъ, повъса, заслужившій въ свыть очень дурную репутацію; говорять даже, что онъ пьеть... да, да... Что вы на меня такъ пристально глядите? Всъ, всъ жальють, что у такого почтеннаго, извъстнаго въ Москва челована, каковъ господинь Арбенинъ, сынъ такой негодий Если его принимають въ хорошія общества, то это только для отца... II еще вообразите. онь смъется все надо мной и надъ моей ученостью!.. онъ! надъ моей ученостью? смвется!..

Марья Дмитрісана (въ сторону): - Лич-

ность!.. и отдыхаю!

Докторъ: -- Ахъ, у васъ лицо въ красныхъ пятнахъ! Я говориль, что вы еще не

совствы здоровы.

Марья Динтріевна: - Это пройдеть, господинъ докторъ! Благодарю васъ за новость и позвольте мей съ вами проститься. Вы почти знаете, въ какомъ я положении я скоро ъду изъ Москвы. Недостатокъ въ деньгахъ заставляетъ меня возвратиться въ де-

Докторъ: - Какъ? Не возвративши здо-

Марья Дмитріевна: Доктора, я вижу, не могуть мит его возвратить: бользнь молне по ихъ части...

Донторъ: Какъ? Вы не върите благому

вліннію медицины?

Марья Дмитріевна:- Извините, я очень върго... однако не могу ею пользоваться. Донторъ: — Есть ли что-нибудь невоз-

можное для человъка съ твердой водею?

Марья Дмитріевна: - Мнв должно, моя воля— вхать въ деревню. Тамъ у меня триднать семействъ мужниовъ живуть гораздо сновойные, чемъ графы и князья. Тамъ, вы **Уединеніи**, на свъжемъ воздухѣ, мое здоровье поправится; тамь ходу и умереть. Ваши посъщенія мнь болье не нужны. Благодарю за все .. Позвольте вручить вамь последній знакъ моей признательности.

Донторъ (береть зельти):-Однако вы еще очень нездоровы, вамъ бы надобно...

Марья Дмитріевна (значительно изгленува па него): — Прощайте! (Довторь раскинивания уходить, съ недовольной миной). Этогъ человън въ состояни высосать последнюю коnengy!

Анлушна: Вы совскить разстроены! ваше лицо перемънилось! ахъ, сударыня, прясядьте! ваши руки дрожать!

Марыя Динтріевна: Мой сывъ виветь

одну участь со мной.

Аннуших (поддерживая ве):-Видновамъ, сударыня, такъ ужъ на роду написано тев-

Марья Динтріевна: - И умереть.

Аннушна: - Смерть никого не обойнеть... Зачемь же звать ее, сударыня! Она знаеть. кого въ какой часъ захватить... а назовешьто ее неравно въ недобрый часъ... такъ хуже будеть!.. Молитесь Богу, сударыня, да святымъ угодникамъ: вёдь они всё сградали не меньше насъ! А мученики-то, матушка!

Марья Дмитріевча - Я вижу, что близокъ мой конець. Такіл предчувствія меня никогда не обманывали. Воже, Боже мой! допусти только примириться съ мониъ мужемъ прежде смерти. Пускай ни чей справедливый укорь не следуеть за мной въ могилу!.. Аннушка! доведи меня въ мою ком-

нату. (Уходять обф).

### CHEHA YETBEPTAN.

17-го октября вечерь.

Комната студента Рябинова. Бутылки шамнанскаго на столь и довольно много безпорадка, курать трубки. Ни одному пъть больше 20 лъть.

Сифгинъ:--Что съ нимъ сдълалось? Отчего онъ вскочилъ и ушелъ, не говори на

Челяевъ:- Чъмъ-нибудь обидълся.

Заруцній.—Не думаю. Въдь онъ всегда таковъ: то шутить и хохочеть, то варугъ замолчить и сделается подобень истукану; и вдругь вскочить, убъжить, какъ будго бы потологь провадивался надъ нивъ.

Снъгинъ: - За здоровье Арбенина; засте-

dicu! онъ славный товарицъ!

Вышневскій: —Челяевъ, быль ты вчера въ

rearph? Челяевъ: -Да, былъ.

Вышневскій:-Что играли:

челяевь: — Общипанныхъ «Разбойньковъ» Шиллера. Мочаловъ лънился ужасно! Жаль, что этогъ прекрасный актеръ не всегда въ духъ. Случињен могло бъ, что и бы его выдаль вчера нъ первый и послъдній разъ; тапимъ образомъ онъ тераетъ репутацію.

Вышневскій: — І ты, върно, пръцко, болься въ театрь?..

Челяевъ: — Боялся? Чего?
Вышневскій: — Какъ же? Ты быль одинъ
съ разбойниками!

Всь: —Браво! браво! фора! — тость! Сивгинъ (береть въ сторону Заруцкаго): — Правда ли, что Арбенинъ сочиняеть? Заруцкій: — Да... и довольно хорошо... Сивгинъ: —То-то! Не можещь ли ты инъ

достать что-нибудь?

Зарушній: — Изволь... да кстати, у меня есть въ нарманъ нъсколько мелкихъ пьесъ.

Сивгинъ:—Ради Бога, покажи! пускай они пьють и дурачатся, а мы сядемъ тамъ, и ты мив прочтешь..

Заруцній (вынимаєть вісколько листковь ник кармана и они садатся въ другой комнать у окна):— Воть первая. Это отрывовъ, фантавія. Слу шай хорошенько. Создатель, кавъ они шумать!. Между прочимъ я долженъ тебъ сказать, что онъ страстно влюбленъ въ Загорскину. — Слушай.

Моя душа, я помню, съ дътскихъ лътъ Чудеснаго искала; я любилъ Всъ обольщенья свъта, но не свътъ, Въ которомъ я мгновеньями лишь жилъ—И тъ мгновенья были мукъ полны: И населялъ таинственные сны Я этими мгновеньями; но сонъ, Какъ міръ, не могъ быть ими опраченъ!

Капъ часто силой мысли въ краткій часъ Я жилъ въка и жизнію иной, И о землік позабывалъ. Не разъ, Встревоженный печальною мечтой, Я илакалъ. Но созданія мон, Предметы мнимой злобы иль любви, Не походили на существъ вемныхъ; О, нътъ! все было адъ иль небо въ нихъ.

Такъ! для прекраснаго могилы нъть! Когда я буду прахъ, мон мечты, Хоть не пойметъ ихъ, удивленный свътъ Благословитъ. И ты, мой ангелъ, ты Со мною не умрешь. Моя любовь Тебя отдастъ безсмертной жизни вновъ; Съ моимъ названьемъ станутъ повторять Твое... На что имъ мертвыхъ разлучать? ').

Снѣгинъ:—Онъ это писалъ въ геніальную минуту.. Другую...

1) Ср. со стихотвореніемъ: "1831 года, іюня 11". Изъ втого стих. перенесены въ драму: "Странный человъвъ" не только мотивы, но н въкоторые куплеты. Вотъ это стихотвореніе:

Моя душа, я помию, ст детсенхъ лёть Чудесваго искала. Я любиль Всё обольщенья свёта, но не свёть, Въ которомъ в манутами лашь жиле;

Заруцкій: - Это посланіе къ Загорениной Къ чему волшебною улыбкой Будить забвенныя мечты? Я буду весель, но-ошибной: Причину слишкомъ знаешь ты. Мы не годимся другь для друга; Ты любишь хладный, шумный свёть; Я сердцемъ сынъ пустынь и юга! Ты счастлива, а и, и- нъты Какъ небо утра молодое, Препрасенъ вворъ небесный твой; Въ немъ дышетъ чувство всемъ родисе -А я на свёть всёмь чужой! Мон душа бонтси снова Святую вспомнить старину; Ея надежды - бредъ больного, Имъ върить - значить върить сиу. Мить одиновій путь назначень, Онъ проклать строгою судьбой; Какъ счастье безъ тебя-онъ мраченъ. Прости!.. прости же, ангель мой!.. Онъ чувствоваль все, чте вдъсь сказано. Л его люблю ва это.

(Сильний шумъ въ другой комнатъ). Миогіе голоса: —Господа! мы [честь имъемъ объявить] пришли сюда и званы на похороны добраго смысла и стыда. За здра віе дураковъ и б.. й!

Рябиновъ: — Тость!.. еще тость, господа! Копернить правъ: земля вергится!.. (Шукъ утихаетъ; потомъ опять бъютъ въ ладони).

Ситгинъ: — Оставь! не слушай ихъ; читай

Заруцній: — Погоди (вниниветь еще бумагу). Воть втоть отрывокь темъ только замъча телень, что онь каргина съ природы. Арбенинь описываеть то, что съ нимъ было, просто, но есть что-то особенное въ духъ этой пьесы. — Она въ нъкоторомъ смыслъ подражаніе The Dream Байронову. Все это мнѣ сказалъ самъ Арбенинъ. (Читаеть).

Я видьль юношу: онь быль верхом На строй, борзой лошади—и муался Вдоль берега кругого Клязьмы. Вечерь Погасъ ужъ на багряномъ небосклонт, И мъсяць съ облаками отражался [краснъй! Въ волнахъ—и въ нихъ онъ былъ еще прено юный всадникъ не страшился, видно, Ни ночи, ни росы холодной. Жарко Пылали смуглыя его ланиты, И черный взоръ искалъ чего-то все Въ туманномъ отдаленьи. Въ безпорядът

ринувшее являлося ему грозящій призракъ, темнымъ предсказаньемъ путающій довърчивую душу но върчять онго одной своей любви, и для любви своей не зналь преграды.

я плаваль; во все образы мон, Предметы мнимой влобы нав любен, Ве походили па существь земянат. О петь, все было вда иль небо на ниха!

Холодной буквой трудно объясия. Боренье думъ. Нетъ авуковъ у людел Довольно сильнихъ, чтобъ изобразить Желаніе блаженства. Пиль страстей Воземшеннихъ и чувствую; но словъ Не вахому, и въ этотъ мить готовъ Помертвовать собой, чтобъ какъ вибуль Хотъ тень ижъ передить въ другую грудъ.

Навестность, слава, что оне?—А есть у нихь и надо мною власть: они Велять сеой на жертву все вринесть, и я влачу мучительные дни Безь прине ими! Неведохий пророгь мнь объщаль беземертье, и живой — я емерти отдвать ясе, что дарь земной:

Но для небеснаго потелы выть.
Когда и буду практь, мон мечть.
Хоть не пойметь ихт, удявленний силть
Благословить; и ти, мой ангель, ты
Со мною не умрешь: мол любовь
Теба отдасть беземертной иняне вновь;
Съ мониъ названьемъ стануть повторать
Твое: на что имъ мертних разлучать?

Къ погибнимъ лоди справениям; свять Боготворить, что прокливаль отець. Чтобъ въ этомъ убблиться, до съднять Дожить не нужно: есть всему конець; Немного долгольтийй человых Цвитка; въ сравненьи съ въчностью ихи въку. Равно инчтоженъ. Пережить одна Дума лимъ колюбель свою должна.

Такъ и ся созданье. Пястда
На берегу ріжи, одинь, забить,
Я наблюдоль, какъ бистрая вода,
Синія, гистся въ волен, какъ пиштъ
Надъ ними піна білой полосой:
И я гляділь и мисліо пной
Я не биль занять, и пустинний шунь
Разсівналь толну глубокихь думь.

8.
Туть быль в стастивет... О, когда-бъ я когдабыть что незабвенно... Жевскій взоры Причину столькихь слезь, безумствь, тревогы Другой вледветь ею съ давних морть И и другую съ итживостью любю, Хочу любять—и пебсса молю О новыхъ мукахъ: по въ груди моей Все живъ печальный призракъ прежинхъ двей.

Никто не дорожить меой на земля И самъ себь я въ тягость, какт другимъ; Тоска блуждаеть на моемъ чель. И колоденъ и гордъ, и даже зымъ Толит кажуся; но ужель она Проинкнуть деряко въ сердае миз должна? Проинкнуть деряко въ сердае миз должна? Сачъмъ ей знать, что въ немъ заключело? Сачъмъ ей знать, что въ немъ заключело?

Окъ мчится. Звучный топоть не полямь Разносить вътерь. Воть идеть прохожит Окъ путника остановиль, и этотъ Ему дорогу молча указаль И удалился съ видомъ удивленья.

Темна проходить туда въ небесать, И из ней тамтся изакень роковой: Онь, выривансь, обращаеть въ прать Все, что ни истретить. Съ динной бистретой Внеспетъ—и спока въ област украть; И кто его источника объясанть. И кто катланеть въ издра обласовъ? Зачемъ? Они исчезнуть безь следовъ.

Призущее тревожить грудь мого:
Какъ живиь и кончу, где думи мол
Блуждать осуждена, въ каколь кразЛибевние предмети истричу а?...
Но кло меня дибиль, ито голост най
услевиять—и узваеть.... И съ голост
Л вину, что дюбить какъ и переи...
И вижу... и слабъй дюбить не мого...

Не втрить из мірт вногіє добав, М тіма счаставан; для пвиха она Желанье, ворожденное из кропа, Разстройство мозга від вид'явье сив. Я не могу добовь опреділить, Но это страсть спавитища» — Любить Необходимость мий, и я добиза Всима напраженіем дуневныха смата.

И отучнув не ного нема обмать.
Пустое сердце индо безъ страстей.
В нь глубинт монкъ сердечникъ разъ
Жила дюбовь, богина бинкъ лиса.
Такъ въ трешент развадивъ иногда
Береза выростаетъ—молода
И велена, и явори веселить,
И укращаеть сумрачний гранить.
14.

Н о судьбе са чужой пришлень

Жагнеть. Беззащитво предана
Порыму бурь и зною, наконень
Уванеть преждевременно она;
Но съ корнемъ не историетъ инкогла
Мов березу вихрь: она тверда;
Такъ инпъ нь разбитомъ серци;
Имъть неограниченную вадсть.
15.

Подъ вошей бытів не устаєть

И не хвадеть гордав душа;
Судьба ее такъ скоро не убъеть.

А минь, вабунтуеть; ищеніеть дина
Противь ненобъдимой, много зав.
Она свершить готова, хоть могы.
Составить суастье тысячи додей:
Съ такой јушой ты боть, или здохва...

Кавъ правились всегда пустыви миц.

Дюблю и вътеръ межъ пагихъ колюбъ.

И коршува из небесной вминить.

И каравний тени облаковъ.

Крие не анаетъ ръзвий здёсь табунь,

и кровожалний тенится летунъ

Подъ синевой, и облако степей

Свободяты какъ-то ичится и свётлёй.

17.

И мысль о втиности, вакь пельсант, умь человтка поражаеть варугь, Когда стеней безбрежный океань Сентоть преат глании; каждый мусь Гармонін вселенной, каждый чась

И тъ мгновенъя быля мукъ волим, И населялъ таниственные сим Я этими мгновенъвми... Но сонъ, Какъ міръ, не могъ быть ими омраченъ.

Какъ часто силой мысли въ кратий часъ Я жилъ въка и жизийо иной, И о землъ позабывалъ. Не разъ, Встревоженив в печальною мечтой,

И всадникъ примъчаетъ огонекъ, Трепещущій на берегу другомъ; И. проскакавъ тънистую дубраву, Онъ различилъ окно; окно и домъ;

Отраланья или радости—для нась Отоновится повятень, и себь Отчеть им можекь дать въ своей судьбъ, 18.

Кто восъщаль вершины дикихь горъ
Въ тоть свъжій чась, когда садится день;
На завадь свътнло винить взоръ
И на востокъ близкой ночи тъпь,
Ввизу тумань, уступи и кусты,
Кругонь все горы чудной высоты,
Какъ послъ бури облана, стоять,
И страниме верхи въ лучахъ горять.

И сердце полно, полно прежних хвть, И сильно бъется; пылкая мечта Приводить въ жизнь минувшаго спелеть. И въ нешь почти все ты же красота. Такь любинь мы глядъть на свой портреть. Хоть съ нами въ немъ ужь сходства больше нётъ, Хоть ва холстё храпится блеекъ очей, Погаснувшихъ отъ премя и страстей.

Что на земя прекрасявй пирамина Природы, этиха гордыха сивжиниль горд? Не перемёнить иха надменный вида Ничто: ни слава парества, ни иха поворы; О ребра иха дробятся темпика туча Толы, и моляй обвиваета луча Вершини скаль: пичто не предпо има. Кто близа пебесь, тета не сражена земиница.

Печалень степи видь, гдф безь препонь, Волнул лишь серебряный ковиль, Сантается летучій аквилонь И предъ собой свободно гонить пыль. И гдф кругомь, какь зорко ни смотри, Встрфчаеть взглядь березы двф иль три, Которыя подъ синеватой иглой Чернфють вечеромь въ двли пустой.

22.

Такъ жизнь скучна, когда боренья иётъ. Въ минувшее пропикнувъ, различить Въ ней мало джаъ ми можемъ; въ цейтй литт Она души не будеть вессиить. Мит нужно действовать, я каждый день Безсмертинмъ сделать бы желаль, какъ тіль Великато героя, и попать Я не могу, что значить отлыхать.

Всегда книнть и арфеть что вибуль Въ моемъ умъ. Желанье и тоска Тревожать безпрестанно эту грудь. Но что жъ? Миж жизнь какъ-то коротка И все боюсь, что не усифю л Свершить чего-то. Жажда бытия Во мят снавити страданій роковихь, Хотя и презираю жизнь другихъ.

Есть время—деленветь быстрый умь; Есть сумерки души, когда предметь Желаній мрачень; усвименье думь; межь радостью в горемь полусвет; Душа сама собою стеспена, Жанавь ненавистиа, по и смерть страшиа— Находишь корень мукь въ себе самомъ И вебо обвинить нельзя ин въ чемь.

И въ состоянью этому привыка. Но исно выразить его бъ не могь Опъ ищетъ мостъ... но сломанъ старый мостъ, Ръка темна, и шумны, шумны воды... Какъ воротиться, не прижавъ къ устамъ Плънительную руку, не слыхавъ

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Ни авгельскій, ни демонскій язикъ:
Они такихъ не възають тревогь;
Въ одномъ все чисто, а въ другомъ все здо.
Лишь въ челогътъ встрътитися могло
Священное съ порочнимъ. Всъ его
Мученъя происходять оттого.
26.

Никто не получаль, чего хотвль И что любиль; и если даже тоть, кому счастливый пебомь дачь удбль, Въ умб своемь минуншее пройдеть—Увидить онь, что могь счастливый быть, когда би не умбла отравить Сульба его надежды. Но волна ко брегу возпратиться не сильна.

Когда гонима бурей роковой Шниить и мунтся съ піною своей... Она все номинть тоть званнь родной, Гав нёжняюь въ пріютахъ намышей, И, можеть быть, она опять придеть Въ другой заянить, но тамъ ужъ не найдеть Себф нокон: кто въ морахъ блужлаль, Тотъ не заснеть въ тіни прибрежныхъ сказъ.

Я предуснать кой жребій, мой конець, И грусти раналя на ний печать; И какъ в мучусь, апасть лижь Творець; Но равиодушный мирь не волженъ знать. И не забыть умру в. Смерть моя Ужасна будеть; чужаме кроя Ей удиватся, а въ родной странѣ Всё проязануть и замять обо мий.

Встт. неть, не встт. Созданье есть одно, Способное любить—хоть не меня; До этихь поръ не втрить мит оно, Одпако серице полное огля Не увлечется митинемъ, и мое Пророчество приноминть умъ ея, И взоръ, теперь веселяй и живой, Напрасной отуманится слезой.

Кровавал мени могила ждеть,
Могила безъ мозитвъ и безъ вреста,
На дикомъ берегу ревущихъ водъ,
И подъ туманикиъ небомъ; пустота
Кругомъ. Лишь чужестранецъ молодой,
Невольнымъ сожалъньемъ и молвой
И любонытствомъ приведсвъ сюда,
Сидъть на камиъ станетъ иногда.

И скажеть, отчего не поняль свёть Великаго, и какь онь не пешель Себь друзей, и какь онь не пешель Къ нему надежду снова не привель? Онь быль ен достоннъ — И печаль Его встревожить, онь посмотрить ядаль; Увидеть облака съ лазурью волна, И бълый парусь, и былущи челиь,

И мой курганъ. — Любимыя мечты Мон полобин этимъ: сладость есть Во всемъ, что не сбылось; есть красоти Въ такихъ картинахъ — только перенесть Ихъ на бумыту трудно: мысль сильпа, Когда размъромъ слоет не стъснена, Когда свободна, какъ ягра дътей, Какъ арфы звукъ въ мозчопіи почей.

волшебный голось тогь, хоти бъ укорь! произнесли ен уста? О, нъть. онь вздрогнуль, натянуль бразды, удариль Коня - и шумныя плеснули воды и съ изною раздвинущем онъ. Плыветь могучій конь-и ближе, ближе... воть ужъ онъ на берегу противномъ и на гору летить... И на крыльцо Взоблаеть юноша, и входить Въ старинные повои... въть ез! онь проникаеть въ длинный корридоръ. Тренещеть... нать нигда... Ел сестра Идеть къ нему на встръчу. О, когда бъ я могъ изобразить его страданье!накъ мраморъ блідный и безгласный онъ Стояль. Въка ужасныхъ мукъ равны Такой минуть. Долго онъ стояль ... Варугь стонъ тяжелый вырвался изъ груди, Какъ будто сердца лучшая струна Оборвалась... Онъ вышель мрачно, твердо, Поыгнуль въ съдло и поскакаль стремглавъ, бакъ будто бы гналося вследъ за намъ Раскапнье. и долго овъ скакаль, По самаго разсвъта, безъ дороги. Безъ всякихъ опасеній - наконецъ онъ былъ терпъть не въсплахъ... и запла-Есть вредная роса, которой капли [каль! На листьяхъ оставляють пятна-такъ Отчаянья свинцовая слеза, Изъ сердца выреавшись насильно, можеть Скатиться-но очей не освъжить...

Пъ чему мий приписать виденье это? Ужели сонъ такъ близокъ можетъ быть къ существенности хладной? Нътъ! Не можетъ сонъ оставить слъдъ въ душе, и какъ ни силитси воображенье, Его орудьи пытки—ничего Противъ того, что есть и что имжетъ Вліяніе на сердце и судьбу...

Мой сонъ перемънился невзначай. Я видель комнату: въ окно светиль Весенній, теплый день; и у окна Сидъла жева, нежная лицомъ, Съ глазами полными огнемъ и жизнью, И рядомъ съ ней сидълъ, въ молчаныя, мнв Знакомый юноша, и оба, оба Старалися довольными казаться, Однако же на ихъ устахъ улыбка, Едел родившись, томно умирала. и юноша спокойнай, миллось, быль Затьмъ, что лучше онъ умъль танть И побъждать страданье. Взоры давы Влуждали по листамъ открытой вниги, Но буквы вст сливалися подъ вими... И сердце сильно билось-безъ причины... и юноша смотрълъ не на нее-Хоти она одна была царицей Его воображенья и причиной Всъхъ сладенхъ и высовяхъ думъ его. Ча голубое небо онъ смотрыль,

Следние сребристых обланова отрыван. И съ жатою дуной не смель ведохнуть, не смель пошевелиться, чтобы этимъ не прекратить молчаных такъ боялся Онъ услыхать ответть холодный, или не получить ответа на молевья. Все, что тугъ описано, было съ Арбени нымъ; для другого эти приключенъя ничего бы не значили, но вещи делають висчатление на сердие, смотря по расположенію сердца.

Снъгинъ: Странный человько Арбенинъ! (Оба уходять въ другую вовнату).

Вышневскій: Поспода, когда-то русскіе будуть русскими?

Челяевь: — Когда они на его лъгъ подвинутся назадъ и будутъ просвъщаться и образовываться снова-здорово.

Вышиевскій: — Прекрасное средство. Если бъ тебъ твой докторъ только такіе рецепы прописывать, то и быось объ закладь, что ты теперь не сидъль бы за столожь, а лежаль бы на столь!

Заруцкій: — А разв'є мы не доказали въ 12-жь году, что мы русскіе? Такого примъра не было отъ начала міра... Мы современники и вполик не понимаемъ великаго пожара Москвы; мы не можемъ удивляться этому поступку; эта мысль, это чувство родилось вибств съ русскими. Мы должны гордиться, а оставить удивленіе потомкамъ и чужестранцамъ. — Ура! господа! здоровье пожара московскаго!.. (Заукъ стажановъ).

### СПЕНА ПЯТАЯ.

Явленіе Ц.

10-го яввара утромъ.
Въ домъ у Бълинскаго; его выбилеть по модъ отлъвапнай. — Овна замержи; на стоят табачний ис-

нель и пустал чайная чашка. Бълинскій (одинь прохаживается по вожнать): - Судьба хочеть непремънно, чтобъ л женился! Что же? Женитьба лекарство очень. потезвое оде яволихе фолкзвец и оде карманной чахотки особенно. Теперь и занил .. денегъ, чтобъ купить деревню; но тысячи рубдей не достаеть, а гдь ихъ взять?.. Жение. женись! кричить разсудекть. Такъ и быть! но на комъ?.. Вчера и познакомилен съ Загорскаными. Наташа мила, очень мила, у ней кое-что есть... но Владиміръ влюбленъ въ нее. Что жъ? Чън взила, тотъ и правъ. Я вахожусь въ такихъ опасныхъ обстоятельствахъ, что онъ долженъ будеть миъ простить. Впрочень, а не върю, чтобъ онъ ужъ такъ сильно ее любилъ. Онъ. странный, непонятный челов'ять: одинъ денто, другой протое! самъ себъ противорьчить, а все какъ заговорить и захочеть тебя уверать въ чемъ-набудь, понечно, ръд

вся тайна.

969

кій устоить! Иногда, напротивъ, слова не добъешься: сидить и молчить, не слышить и не видить; глаза остановятся, какъ будто въ этоть мигъ все его существование остановилось на одной мысли... (Молчаніе). Однако я ему ничего не скажу про свое намъреніе, прежде чъмъ не кончу дъла. Буду покамъстъ вздить въ домъ, а тамъ увидимъ... (Входить Арбенинъ скоро).

267

Владиміръ: - Бълинскій! что такъ задумчивъ?

Бълинскій: — А! здравствуй, Арбенинъ! Это-планы... планы...

Владиміръ: - И тебл судьба не отучила

?ынысп атысап

Бълинскій: — Нівть! если я твердо намівренъ сдълать что-нибудь, то ръдко мнъ не удается. Поварь, человакъ, который непреманно хочеть чего-нибудь, принуждаеть судьбу сдаться: судьба — женщина!

Владиміръ: - А п такъ часто былъ обмануть желаньями и столько разъ раскапвался, достигнувъ цѣли, что теперь не желаю ничего; живу, какъ живется; никого не трогаю, и отъ этого всь стараются чынь-инбудь возбудить меня, какъ-нибудь вымучить изъ мени обидное себъ слово... И знаещь ли, это иногда меня веселить: н вижу людей, которые изъ жилъ тянутся, чтобъ чъмъ-нибудь сдълать еще несносиће мое существованіе!.. Неужели и такое важное лицо въ мірѣ, или милость ихъ простирается даже до самыхъ ничгожныхъ?

Бѣлинскій: - Другъ мой! ты строишь химеры въ своемъ воображеные и даешь имъ черный цвътъ для большаго романтизма.

Владиміръ: — Нѣтъ! нѣтъ, говорю я тебъ, и не созданъ для людей. Я для нихъ слишкомъ гордъ, они для меня-слишкомъ

Бълинскій: — Какъ? Ты не созданъ для людей? Напротивъ, ты любезенъ въ общества: дамы ищуть твоего разговора; ты любимъ молодежью, и хотя иногда слишкомъ ръзкія истины говоришь въглаза, тебъ всетаки прощають, потому что ты ихъ умно говоришь, и это какъ-то къ тебъ идетъ.

Владиміръ (съ горькой ульблой):- Я вижу. ты хочешь меня утышить?

Бълинскій: -- Когда ты быль у Загорскиныхъ? Могуть ли тамъ тебя утъщить?

Владиміръ: — Вчера я ихъ видёлъ. — Странно: она меня любить — и не любить. Она со мною иногда такъ добра, такъ мила, такъ много говорять глаза ел, такъ много этоть румяненъ стыдливости выражаетъ любви ... а иногда, особливо на балъ гдъ-нибудь, она совсьмъ другая-и я больше не върю ни ел любви, ни своему счастью.

Бълинскій:- Она колетка

Владиміръ:- Не върю; тугъ есть таппа Бълинскій:- Поди ты къ чорту съ тай нами! Просто: когда ей весело, тогда твоя Наташа объ тебъ и не думаеть, а когла скучно, то она тобой забавляется - воть и

Владиміръ: - Ты это сказаль такимь нешнымъ голосомъ, какъ будто этимъ сдъзалъ мнъ великое благодъяние.

Бълинскій (покачавь головой): Ты не въ духъ сегодня.

Владимірь (вынимаеть вворванное письмо);-Видишь?

Бълинскій: - Что такое?

Владиміръ: - Это письмо я писаль въ ней. Прочти его! Вчера и прівзжаю къ ен кузннь, княжив Софьь; улучивъ минуту, когла на насъ не обращали вниманія, я умолять ее передать письмо Загорскиной... Она согласилась, но съ тъмъ, чтобы прежде самой прочитать письмо... Я ей отдаль. Она ушла въ свою комнату. Я провель ужасный чась. Вдругь княжна является, говоря, что мое письмо развеселить очень ея кузину и заставить ее смъяться!.. Смъяться!.. Пругъ мой! и разорваль инсьмо, суватиль шляну и убхаль.

Бълинскій: — Я подозръваю хитрость княжны. Загорскина не стала бы смаяться такому письму, потому что и очень отгады ваю его содержание.. Зависть, можеть быть и болве, или просто шутка...

Владиміръ: - Хитрость, хитрость! Я ее видъль, провель съ нею почти наедина цълый вечеръ; я видёль ее въ театръ: слезы блистали въ глазахъ ен, когда играли «Коварство и любовь» Шиллера... Неужели она равнодушно стала бы слушать разсказъ моихъ страданій? (Схватываеть за руку Велинскаго). Что, если бъ я могъ прижать Пагалью къ этой груди и сказать ей:-ты мол, мол навъки!.. - Боже! Боже! и не переживу этого! (Смотрить пристально въ глаза Белинскому). Не говори ни слова, не разрушай моихъ дътскихъ надеждъ... только теперь не разрушай... а послъ...

Бълинскій: - Посль! (Въ сторону). Какъ? Ужели овъ предугадываеть судьбу свою?

Владимірь: — 0! какъ сердце умъеть обманывать! (Безнокойно ходить взадъ и впередъ).

Бълинскій (вы сторону): - 11 и долженъ буду разрушить этоть обмань?.. Ба! да я, кажется, начинаю подражать ему?.. Нъть, это вздоръ! онъ не такъ сильно любить, какъ показываеть; жизнь не романъ.

(Вкодить слуга Белинскаго). Слуга: — Дмитрій Васильевичь! какой-то мужикъ просить позволенія вась видѣть. Онъ говоритъ, что слышаль, будто вы покупаете ихъ деревню, такъ онъ пришелъ...

**Бълинскій:**—Вели ему войти (Слуга ухо- вывертывали, да ломали... Оедыва и сталь. (Входить мужикъ, съдой, и бросается въ ноги Бъ. ANHCEOMY).

Бълинскій: - Встань, встань! Что тебф напобно, другъ мой?

Мужинъ (на вольнахъ): - Мы слышали, что ты, кормилецъ, хочешь купить насъ, такъ я пришелъ... (кланяется)... Мы слышали, что ты баринъ добрый...

Бълинскій: — Да встапь, братецъ, а потомъ говори... вставь прежде!..

Мужинъ (вставт): — Не прогиввайся, отепъ подной, коли я...

Бълинскій: - Да говори же...

Мужинъ (илапиясь): -Меня старика прислади къ тебф отъ всего села, кормиленъ. вланяться теб'в въ ноги, чтобы ты сталь нашимъ защитникомъ... вей бы стали Богу иолить о тебь! Будь нашимъ спасителемъ! Бълинскій:- Что же? Вамъ не хочется съ

госножей своей разставаться, что зн?

Мужикъ (вланаясь въ нога):-- НЕть! купи, купи насъ, родимой!

Бълинскій (въ сторопу): - Странное прпплюченіе! (Мужику) А! такъвы, върно, недовольны своей помъщицей?

Мужинъ: — Охъ, тяжко!.. за грѣхи наши!.. (Арбенны начинаеть вслушиваться).

Бълинскій: Ну, говори, брать, смълье! Жестоко, что ли, госпожа поступаеть съ вами? Мужинъ: Да, такъ, баринъ, что, въдь, ей-Богу, теритныя ужъ нать... Долго мы переносили, однако пришелъ конецъ... хоть въ воду...

Владиміръ: - Что же она дълаеть? (Лидо Владиміра мрачно).

Мужикъ: - Да что вздумается ея милости... Бѣлинскій: — Напримѣръ... сѣчегъ часто? Мужинъ: — Съчетъ, батюшка, да какъ еще! ва всякую малость, а чаще безъ вины... У нен управитель, вишь, въ милости, онь и творить, что ему любо. Не сними-ка передъ нимъ шанки, такъ и ни въсть что сдълаеть! за версту увидинь, такъ тотчасъ шанку долой, да такъ и работай на жару въ полдень, пока не прикажеть надыть, а коли сердить или позабудеть, такъ пногда цълый день промаеть...

Бълинскій: — Какія здоупотребленія!

Мужикъ: Разъ какъ-то барынъ донесли, что дескать Оедька дурно про нее говорить и хочеть въ городъ жаловатьси... а Федька мужикъ былъ славной; воть она и приказала руки ему вывертывать на станкь... а управитель быль на него сердить... Какъ повели его на барской дверь, авти причали, жена плакала... воть стали руки выверты-Вать. — Господинт управитель! — сказаль Оедька, что я теб'я сдылаль? Відь, ты меня Губишь!—Вэдоръ!—сказаль управитель... да

безрукой. На печка такъ и лежитъ, да клаветь свое рожденье...

Бълинский: Да что, въ самомъ дъль, ктонибудь изъ сосъдей, или исправникъ, или городинчій не подадуть на нее просьбу? На это есть у насъ судъ. Вашей госпожь илохо можеть быть.

Мужинъ: -- Гдѣ защитвики у бѣдныхъ людей! У барыни же всь судьи подкуплены. нашимъ же оброкомъ... Тажко, баринь, тажво стало намъ! Посмотришь въ другое селосердие кровью обливается!. живуть повойно да весело; а у насъ такъ и пъсенъ не слышно стало на посидълкахъ... Разсказывають горинчныя: разъ барыня разсердилась; такъ, винь, ножницами такъ и кольнула одну изъ павушевъ... окъ, больно... а накъ бороду велить щинать волосокъ по волоску, батюниа... ну, такъ тугъ и святыхь забудень, батюшка... (Падаеть на волив передъ Бёликскимъ). О! кабы ты намъ помогъ! Бупи насъ, купи, отецъ родной! (Ридаеть).

Владиніръ (въ Семенстве): - Люди! людв! И до такой стенени злодъйства доходить женщина, твореніе, иногда столь бливное къ ангелу!.. О, проклинаю вани улыбки, ваше счастье, ваше богатегво!.. все кушаено провавими слезами... Ломать руки, колоть, съчь, ръзать, выщинывать бороду волосокъ по полоску... 0, Боже! при одной мысли объ этомъ я чувствую боль во всехъ монгъ жилахъ... Я бы раздавилъ ногами каждый суставь этого проводила, этой женщины. Одинъ разсназъ меня приводить въ бъщен-

Бълинскій: - Въ самомъ деле укасної Мужикъ: - Купи насъ, родимой.

Владиміръ: — Динтрій, есть зи у тебя деньси?.. Воть все, что и имью: вексель на 1000 рублей... ты мив отдань вогда нибудь. (Кладеть на столь бумажения).

Бълкискій (согчитавъ):-Если такъ, то я постараюсь купить эту деревню. Поди, добрый мужичекъ, и скажи своимъ, что они въ безопасности. (Владиміру). Бакова госпожа?

Мужинъ: - Дай Боже вамъ счастья обоимъ, отцы мон! Дай Богъ вамъ долгую жизны! Дай Богь вамь все, что душь ни пожеластен!. Прощай, родимой! Благослови тебя Царь Небесный! (Уходить).

Владимірь: - 0, мое отечество! мое отечество! (Ходить быстро взидь и впередъ по вом-

Бълинскій: - Ахъ, какъ л радъ, что могу теперь кунить эту деревню! какъ и радъ! Впервые мий удается облеганть страждущее человъчество! Такъ; это доброе дъло!. Несчастные мужния. Что за жизпь, когда я даждую минуту въ опасности потерять все, что имею, и попасть въ руки палачей!

Владиміръ: -- Есть люди болье достойные сожальны, чемь этогь мужикь. Несчастія вившнія проходять; но тоть, кто носить всю причину своихъ страданій глубоко въ сердць, въ комъ живетъ червь, пожирающій мальйшія искры удовольствія... тоть, кто желаетъ и не надъется... тотъ, кто въ тагость всемь, даже любящимь его... тоть... но для чего говорить объ такихъ людяхъ? Имъ не могуть сострадать, ихъ никто, никто не понимаеть.

Бълинскій:-Опять за свое! О, эгонсть! Бакъ можно сравнивать химеры съ истинными песчастіями? Можно ли сравнить сво-

боднаго съ рабомъ?

971

Владиміръ: - Одинъ рабъ человъка, другой рабъ судьбы. Первый можеть ожидать хорошаго господина, или имъетъ выборъ: второй никогда. Имъ играеть сланой случай, и страсти его, и безчувственность другихъ, все соединено въ его гибели.

Бълинскій:- Развъ ты не въришь въ Провидение? Развъ отвергаены существованіе Бога, который все знаеть и всемъ

управляеть? Владиміръ (смотрить на пебо):-Върю ли я? Вфрю ли я?...

Бълинскій: - Твоя голова, явяжу, набита ложными мыслями.

Владиміръ (помолчавъ): — Послушай: не правда ли, теперь прекрасная погода? Пойдемъ на бульваръ,

Бълинскій: - Чудакъ! (Входить слуга Марын Динтрісьны). Что тебф надобно? Бто ты?

Владиміръ: — Слуга моей матери!

Слуга: - Я присланъ къ вамъ, сударь, отъ Марын Дмитріевны. Искалъ и васъ съ полчаса въ трехъ домахъ, гдф, какъ мнъ у васъ свазали, вы часто бываете.

Владиміръ: - Что случилось?

Слуга: - Да барыня-съ...

Владиміръ: - Что?

Слуга: - Сдѣлалась очень нездорова и просить васъ поскоръе къ себъ.

Владимірь: — Нездорова, говоришь ты?

Слуга: Очень нездорова-съ!

Владиміръ (задумчиво):-Очень!.: да, я пойду! (Подавая руку Ефлинскому). Не правда ли, и твердъ въ своихъ несчастіяхъ? (Уходить. Въ продолжение этой ръчновъ мъндася въ липф и голосъ его дрожаль).

Бълинскій (гляда вследъ ему): — Тебя погубить эта излишняя чувствительность! Ты желаешь спокойствія, но неспособень имъ наслаждаться, и оно сделалось бы величайшею для тебя мукой, если бы поселилось въ груди твоей.-Я веселаго характера,

обыкновенно, однако примъчаю, что нечаль Арбенина прилипчива; послъ него часа пва я не могу справиться! Xa! ха! ха! Испытаю върность женщины! Посмотримъ, устоить ли Загорскина противъ моихъ напаленій? Если она изм'янить Арбенину, то это лучній способъ излечить его оть самон глупъйшей болъзни. (Слуга Бълинскаго вховить). Что тебъ?

Слуга:-Да я ходиль въ театръ за билетомъ-съ, какъ вы приказывали. Вотъ би-

Бълинскій: - Хорошо! Въ первомъ ряду? Хорошо! (Про себя). Скучно будеть сегодня во французскомъ театра: играють скверно тѣсно, душно, а нечего дълать! весь beaumonde! (Закуриваеть трубку и уходить).

### СПЕНА ШЕСТАЯ.

Дъйствіе И. Явленіе Ш. [по перв. синску]. 10-го января день.

Въ дом' у Загорскинихъ. Комната барышенъ. Ниямна Софья сидить на постели; Наташа поправляеть волосы передъ зеркаломъ.

Княжна Софья:—Ma chère cousine! я

тебѣ совѣтую остерегаться!

Наташа: Пожалуйста, безъ наставленій! Я сама знаю, какъ мив поступать. Я никогда не покажу Арбенину большой благосклонности, а пускай онъ будеть доволенъ малымъ.

Княжна Софья: Въдь ты его не заставишь на себъ жениться; онъ вовсе не такой человѣкъ.

Наташа: — Разумћется, я сама за него свататься не стану, а если онъ меня люлить, такъ женится.

Княжна Софья (насменьяно): - Не правда ли, какъ онъ интересенъ, какъ милы его глаза, полные слезь?

Наташа: — Да, для меня очень занимательны.

Княжна Софья: - Повърь, онъ только дурачится и шалить, а именно потому, что **УВЪренъ**, что ты въ него влюблена.

наташа: - Ему не отчего быть увърену. Княжна Софья: — А попробуй показать холодность - тотчасъ отстанеть.

Наташа: - Я пробовала и онъ не отсталь, и только больше съ тахъ поръ меня лю-

Княжна Софья:-Но ты не умъешь притворяться, ты..

наташа:-Повърь, не хуже тебя.

Княжна Софья: - Арбенинъ точно такъже куртизаниль прошлаго года Лидиной Полинь; а туть и бросиль ее, и смыется самъ надъ нею — ты помнишь? То же будеть и съ тобой.

Наташа: - Я не Полина. Княжна Софья: - Посмотримъ.

наташа: Да что ты такъ на одно надацила? нняжна Софья: — Ужъ что и зваю, то внаю. Вчера...

наташа: — Что такое? — Впрочемъ, я п виать не желаю!

**Княжна Софья:** — Вчера Арбенияъ былъ

наташа:- Ну, что жъ?

Вняжна Софья: - Любезинчалъ съ Лизой Пічмовой, разсказываль ей Богь знасть что, и между тъмъ просилъ меня отдать тебъ письмо. Вотъ мужчины! въ одну влюблены, а пругой пишуть письма. Върь имъ послъ этого! Я его прочла и отдала назадъ, сказавъ, что ты будешь очень этому смъяться. Онъ разорвалъ и убхалъ. Какова комедія? (Мозчавіе). А еще, знаещь, мит сказывали навирное, что онъ хвалится, будго ты новазывала особенные признаки любви, но п не вфрю.

Наташа (въ сторову):-Онъ дъласть глупости! И теперь на него такъ сердита, такъ сердита!.. хвалится! вто бъ подумаль! это слишкомъ!.. (Громко). Ты знаешь, кузина, у насъ былъ вчера Бълинскій? Un jeune homme charmant! Прелесть какъ хорошъ, уменъ и любезенъ! Воть ужъ не надуеть губы! Какъ восинтанъ! точно будто всю жизнь

провель при двора. надъюсь, ему очень понравилась. (Въ сторопу). Я ва восхищении, мон слова дъйствують! (Громко). Вчерась же Арбенинъ чуть-чуть не поссорился у насъ съ Нелидовымъ. Послъдній, ты знасшь, такой тихій, степенный, осторожный, а Вольдемарь этого не слишкомъ придерживается. Нелидовъ разговорился съ нимъ про свъть и общественное миъне, и нъсколько разъ повторяль, что дорожить своею доброй славой, таким тономъ, который даваль чувствовать Арбенину, что онъ ее потераль. Этоть поняль и побледнель; после и говорить мив: «Неандовъ хотълъ кольнуть мое самолюбіе; онъ достигь своей цъли; это правда: я потеранъ для свъта, но довольно гордъ, чтобъ Слушать равнодушно напоминанія объэгомъ». Ха-ха-ха! Не правда ди, Наташа, это показываеть твердость характера?

Наташа: - Конечно! Арбенить не совстви заслуживаеть дурное мнаніе свыта, но онь объ немъ мало заботится; и этоть Нелидовъ очень глупо сделать, если старался его

Обидъть. (Наташа подходеть въ окну). Вняжна Софья: - Повърь миж: Арбенина такъ же огорчаеть злословіе, какъ и другого; онъ только не хочеть этого показать. (Молчаніе).

Наташа (съ живостью): - Ахъ! сейчасъ прожаль Бълинскій.

СЦЕНА СЕДЬМАЯ. Дъйствіе III, Явленіе 1 [по верв. слисау]. 3-го февраля утро.

Кабинеть Павла Григорьскича Арбенива. Онъ сидить въ преслахъ. Противъ него стоить человъвъ среданить льть, нь синемъ спртукт, съ стания бакегбардами.

Павель Григор.: — Инть, братець, натьскажи своему господину, что и не намъренъ ждать. Долженъ — плати. Неченъ на что задолжаль? Въ Россіи на это есть судь. Ну, если бъ и быль бъдникъ? Развъ. два мъсяца пождать ничего не значить?

Повъренный:-Хоть двъ недъли, сударь. На дияхъ им денегъ ждемъ съ завода. Неужли ужъ мы обманемъ васъ?

Павелъ Григор:- Ни дня ждать не хочу. Совъренный: Па гдъ же денегь взять прикажете? Въдь восемь тыслуь на улицъ не найлешь.

Павель Григор :- Пускай твой господинъ продасть хоть тебя самого, а мит онъ заплатить въ назначение время... и съ пропентами.. самининь...

Повъренный: - Да номилуйте-съ!.

Павель Григор: - Ни слова больше! ступай! (Повъренный уходить). Видинь, какой ловкій! все бы ему ждали! Нъть, брать, нынче деньги дороги; хльба дешевы, да **Княжна Софья:** — Поздравляю. И ты, я еще плохо родатся. Пускай графскіе сынка, да вельможи проматывають именье; мы, дворине простые, оть этого выигрываемъ, пускай они будугь при дворь, пускай шаркають въгостиных съкамергерскими ключами, а мы будемъ тише да выше, и наконепъ они оглянутся и увидять, хоть поздно, что мы ихъ обогнали. (Встаеть съ вресель). Ухъ! замотали меня эти дъла, а все-таки какъ-то весело: видъть передъ собою бумажку, которал содержить въ себъ ибну многихъ людей, и думать: своими трудами ты достигнуль способа манять подей на бумажин. Почему же изгъ? и человъкъ тльегь, какъ бумажка, и человъкъ, какъ бумажка, носить на себь условные знаки, которые ставять его выше другихь и безъ которыхъ онъ... (Заваеть). Уфы! спать хочется!.. Гдъ-то сынь мой? Онь, върно, опять задолжаль, потому что третій день дома объдаеть. Вогь прошу похорно имъть дътей. (Владимірь, батаный, бистро входить).

Владиміръ (громко п скоро): - Батюшка! Павель Григорьевичь: — Что теб в надобно? Владиміръ: - Я пришелъ, чтобы... У меня есть одна, единственная просьба до васъ... не откажите мив... поъдемте со мной! Поъдемте, ваклинаю васъ! Одна минута замедленья - и вы сами будете расквиваться! Павель Григор.:-Куда мев вхать съто-

бой? Ты съ ума сошель!

Владимірь: - Немудрено... Если бъ даже вы увидали, что я видълъ, и остались при своемъ умѣ, то я бы удивился...

Павель Григор :- Это ужъ ни на что не похоже! Ты, Владиміръ, выводинь меня изъ

теопънія.

Владимірь: - Такъ вы не хотите со мною ъхать? Такъ вы мнв не върите? A и думаль... но теперь вынуждень все сказать. Слушайте: одна умирающая женщина хочеть васъ випъть: эта женшина...

Павелъ Григор.: — Что мнъ за дъло до

Владиміръ: - Она ваша супруга...

Павель Григор. (съ досадой):-Владиміръ! Владимірь: — Вы върно думаете меня испугать этимъ строгимъ взглядомъ и удушить голосъ природы въ груди моей? Но я не таковъ, какъ вы. Этотъ самый голосъ, приказывающій мит повиноваться вамъ, заставляеть... да! ненавидъть васъ!.. да! если вы будете далъе противиться мольбамъ моей матери!.. О, нынашній день уничтожиль во мив всв опасенія! Я говорю прямо. Я вашъ сынъ и ея сынъ. Вы счастливы, она страдаеть на постели смерти. Кто правъ, кто виновать-не мое дъло. Я слышаль, слышаль ен мольбы и рыданья, и последній нищій назваль бы меня подлецомъ, если бъ и могь еще любить васъ!

Павель Григор .: Дерзкій! Я давно ужъ не жду отъ тебя любви; но гдъ видано, чтобы сынъ упрекалъ отца такими слова-

ми? Прочь съ глазъ монхъ!

Владимірь: — Я ужъ просиль вась не уничтожать во мнв последнюю искру покорности сыновней, чтобъ я не повторилъ эти обвиненія передъ цалымъ сватомъ

Павелъ Григор.: — Боже мой, до чего я

дожиль? (Ему). Знаешь ли?

Владиміръ: — Я знаю: вы сами терзаемы совъстью; вы сами не имъете спокойныхъ минуть; вы виновны во многомъ...

Павелъ Григор .: Замолчи!

Владиміръ: - Не замолчу! Не просить притель я, но требовать, требовать! Я имъю на это право!.. Нътъ! эти слезы връзались у меня въ память!.. Батюшка! (Бросается на кольни). Батюшка, пойдемте со мною!

Павель Григор.: - Встань! (Онъ встрево-

Владиміръ: Вы пойдете?

Павелъ Григор. (въ сторону): - Что, если въ самомъ дъль? Можетъ быть...

Владиміръ: - Такъ вы не хотите? (Встаеть). Павелъ Григор. (въ сторопу): - Она умираетъ, говоритъ Владиміръ; желаетъ получить мое прощенье!.. Правда, я бы... Но жхать туда? Если узнають, что скажуть?

Владиміръ: — Вамъ нечего болться; моя

мать вынче же умреть. Она желаеть съ вами примириться не для того, чтобы жить вапимъ имъніемъ: она не хочеть сойти въ могилу, пока имбетъ врага на землъ. Вотъ вся ел просьба, вся ен молитва въ Богу Вы не хотвли... Есть на небѣ судія! Вашь полвигъ прекрасенъ: онъ показываеть тверпость характера. Повърьте, люди будуть васъ за это хвалить. И что за важность, если посреди тысячи похвалъ раздается одинъ обвинительный голосъ. (Горько улыбается).

Павелъ Григор. (принужденно): - Оставь

Владиміръ: - Хорошо! Я пойду... и спажу что вы не можете, ваняты... (Горько). Она еще разъ въ жизни повърить цэлекть. (Тихо идеть къ дверямъ). О, если бъ громъ убилъ меня на этомъ порогъ! Какъ? Я приду... одинъ! Я сдълаюсь убійнею моей матери! (Останавливается и смотрить на отпа). Боже! Воть человъкъ!

Павелъ Григор. (про себя): - Однако для чего мнв не вхать? что за бъда? Передъ смертью помириться ничего: сменться никтонадъ этимъ не станетъ... а все бы лучте!... Да такъ и быть, отправлюсь! Она, върно, безъ памяти и меня не узнаетъ... скажу ей, что прощаю - и дълу конецъ! (Громко). Владиміръ! послушай... погоди! (Владиміръ недоварчиво приблежается). Я пойду съ тобою... я рышился... насъ нивто не увидить?.. Но я върю... Пойдемъ... Только смотри, въ другой разъ думай объ томъ, что говоришь.

Владиміръ: - Такъ вы точно хотите илти къ моей матери? точно? Это невъролтно! Нътъ,

скажите: точно?

Павель Григор :- Точно.

Владиміръ (пидается ему на тею): У меня есть отепъ! У меня снова есть отепъ. (Плачеть). Боже, Боже! Я опять счастливъ! Какъ легко стало серпиу! У меня есть отець!.. Вижу, вижу, что трудно бороться съ природными чувствами!.. О, какъ и счастливъ!... Видите ли, батюшка, какъ пріятно сдълать, рашиться сдалать добро! Ваши глаза происнёли, лицо сдёлалось ангельскимъ лицомъ. (Обинмаеть его). О, мой отенъ! Вы будете вознаграждены Богомъ! Пойдемте, пойдемте скоръй! ее напобно застать при жизни.

Павель Григор. (хочеть идти. Въ сторопу):-Итакъ, и долженъ увидъться, хорошо! Да нать ли туть какой-нибудь съти? Однако, отчалніе Владиміра... но развѣ она не можеть притвориться и увършть его, что умираеть?.. Развъ женщинъ, а особливо моей женъ, трудно обмануть ... кого бы ни было?... О, я предчувствоваль, я проникнуль этоть замысель- и теперь все ясно!.. Заманить меня опять... упросить... и если я не соглашусь, то сынъ мой всему городу стадеть разсказывать про такую жестокость, скорыми шагани, то оставолится: наколень напрехитрый планъ! Прехитръйшій! Однако не на того напали. Хорошо, что я во-время погадался. Не пойду же я! Пускай умираеть одна, если могла жить безъ меня!

влядиміръ: - Вы медлите? Павель Григор. (холодно):- Да. Я медлю... ваздиміръ: - Вы... эта перемина... вы... **Павелъ** Григор. (гордо): - Я остаюсь. Свати свой матери и бывшей моей жень, что я не попался вторично въ разставленную съть... Снажи, что благодарю за приглашеніе и желаю ей веселой дороги. (Владвијов. ваграгиваеть и отступаеть назадь).

Владиміръ: - Какъ! (Съ отчаньемъ). Это превзошло мои ожиданія! И съ такой отпытой холодностью! съ такой адской улыбкой!.. И и вашъ сынъ?.. Такъ, я вашъ сынъ. и потому долженъ быть врагомъ всего свяшеннаго, врагомъ вашимъ... изъ благодарности!.. О!.. Если бъ и могъ мои чувства, сердце, душу, мое дыханіе превратить въ отно слово, въ одинъ звукъ, то этотъ звукъ быль бы проилятие первому мгновению моей визни, громовой ударъ, который погрясъ бы твою внутренность, мой отенъ, п отучиль бы тебя называть меня сыномъ.

Павелъ Григор .: - Замолчи, сумаешедшій! Странинсь моего гитва!. Погоди: придугь дни болъе спокойные, тогда ты узнаешь, вакъ опасно оскорблять родителя!.. Я тебя примфрно накажу...

Владиміръ (запрыва лицо руками): - А я меч-

талъ найти жалость!...

Павелъ Григор.:- Неблагодарный, неблагодарный! Чудовище! Мий ли ты не обязанъ?.. И съ такими упреками...

Владиміръ: — Неблагодарный!.. Вы мяв дали жизнь, возьмите, возьмите ее назадъ, если можете... О, это горькій даръ!

Павелъ Григор:-Вонъ скоръй изъ моего дома и не смъй воротиться, пока не умрегь мон бъдная супруга! (Со смехомъ). Посмотримъ, скоро ли ты приденъ? Посмотримъ, настоящая ан бользыь, ведущая въ могилъ, или неловкая хитрость надълала столько шума и заставила тебя забыть потгеніе и обязанность... Теперь ступай! Разсуди хорошенько о своемъ поступкъ, припомни, что ты говориль, и тогда... тогда, если осмълишься, покажись опять мив на Глаза! (Злобио взглинувъ на сына, уходить и занираеть двери за собою).

Владиміръ (который стояль какь вконавый, смотрить вельдь. После праткаго молчанів):-Все вончилось! (Уходить въ другую дверь. Рамительная безнадежность приматив во всёхь его авиженияхь. Онь оставляеть за собор дверь расжворенною, и долго видно, кака онь то нойдеть

хнува рукой, она указается).

### CHEHA OCHMAR.

Дъбетије III. Янленје II [по перв. списку]. 3.го февраля день.

Спальня карыя Динтріевны. Столь съ лекарствами. Она лежить на постели; Ани,шка стоить воз-

Аннушна: — У васъ, сударыня, сплъная лехорадка. Не угодно ли чаю гораченьнаго, или бузины? Тотчасъ будеть готово. Акъ ты, моя родная! Какія руки-то холодныя! Точно лединыя Не прикажете ли, матушка, послать за лекаремъ?

Марья Динтріевна: - Послушай, что да-

вить мив грудь?

Аннушна - Ничего, сударыни: одънло прелегкое. Отчего бы, нажется, давить?

Марья Дмитріевна: - Аннушка, я сегодна Anba;

Аннушка: - И, Марки Линтріевна Выздоровъете, Богъ милостивъ; вачъмъ умирать? Марья Динтэневна: - Зачыть?..

Аннушка: — Не все больные умирають; иногла и злоровые прежде больныхъ понапають на тоть свъть. Не пора зи лекарство принцить?

Марья Дмитріевна: - Я не хочу лекарства... Гив мой сынъ? Да, я и позабыла, что сама его послада. Посмотри въ окно: нейдеть ли онь? Поди къ окну... что? нейлеть?.. Какъ долго!

Аннушна:- На узиць пусто.

Марья Дмитріев за (про себя): - Онъ уговорать отна-я увърена! О, какъ сладко примириться передъ концомъ. Теперь и не стыжусь встрынть его взоръ. (Погромче). Аннушка! что ты такъ смотришь въ окно?

Аннушка: - 11?.. Нътъ... это такъ... Марья Динтріевна -- Н'ють, върно... гово-

ри всю правду, что такое?

Аннушна: - Похороны, сударыня, да какін препышныя, еколько кареть сзади: върно богачъ! Какін лошади! Покровъ такъ и горитъ!... Два архирен... пъвчіе! . Ну ужъ, вечего сказать...

Марья Дмитріевна. — Аннушка, и мей пора... я чувствую близость последней имвуты. О, поскоръе, поскоръе, Царь небесный!

Аннушна: - Полноге, сударыня, что вамъ за охога? Какъ если, не дай Богъ, вы скончаетесь, что тогда со мною будеть? Кто позаботится обо миъ? Неужто Павелъ Григорьевичь въ себъ возьметь?.. Не бывать этому. Да я зучше по міру пойду: добрые

люди изъ окошекъ накормитъ. Марья Дмитріевна: — Мой сынъ, Влоди-

міръ, тебя не оставить.

динушча: — Да еще перенесеть ли онъ

чій: нав малости ужь вив себя, а тогда...

Боже упаси!

Марья Дмитріевна:-Ты права... л должна тебя наградить: у меня въ шкатулкі. есть 80 рублей... дай нъсколько и старипу Павлу. Онъ всегда върно мит служиль, и тобой и всегда была довольна... (Смутная радость взображается на лица Аннушки). (), какъ сердце бъется!.. Что хуже: ожидание или безнадежность?

Стверь отворяется. Тихо входить Владиміръ. Онъ мраченъ. Молча подходитъ къ постели и останав-" ливается въ ногахъ).

Аннушиа: - Владиміръ Павловичь пришелъ,

Марья Дмитріевна (быстро): — Пришела! (Приводнивается и опять опускаеть голову). Владиміръ... ты одинъ!.. а я думала... ты одинъ!...

Владиміръ:-Да.

Марья Дмитріевна. Пругъ мой, ты зваль его сюда? Сказалъ, что и умираю? Онъ скопо придетъ?

Владиміръ (мрачно):- Какъ вы себя чувствуете? Довольно ли вы кръпки, чтобъ говорить и... слушать?

Аннушна: Варыня безъ васъ все плака-

ла, Владиміръ Павловичъ.

Владиміръ: - Боже, Боже! Ты всесиленъ .. Зачьмъ непремънно и долженъ убить мать

Магья Дмитріевна:-Говори скорће, не терзай меня понемногу .. Придеть ли твой отецъ? (Мелчаніе). Гді онъ... Какъ предстать предъ Бога?.. Владиміръ, безъ него и не умру спокойно!

Владиміръ (тихо):- Натъ.

Марья Дмитріевна (не слыхавь): - Что сназаль ты?.. Дай мий руку, Владиміръ.

Владиміръ (слезы начинають падать нав глазь его; овъ бросается на колени возле постели и покрываеть постлукии ся руку):- Я возл'в вась... Зачемъ вамъ другого? Разве вамъ недовольно меня?.. Кто-нибудь любить ли васъ сильнай, чамъ я?

Марья Дмитріевна:-Встань... ты плачешь...

Владиміръ (вставъ, отходитъ въ сторону) — Ужасная пытка! Если и все это вынесу, то буду себя почитать за истукана, который не стоить имени человъка. Если я вынесу... то увърюсь, что сынъ всегда похожъ на отца, что его кровь течеть въ монхъ жилахъ, и что я, какъ онъ, хотълъ ен погибели., Такъ!.. Я долженъ былъ силою притащить его сюда; угрозами, страхомъ исторгнуть у него прощеніе ... (Съ бътеной радостью). Послушайте, послушайте, что я вамъ скажу! Мой отецъ веселъ, здоровъ и не

ванну скерть? Вы знаете, какой онъ гори- хотвль васъ видыть! . (Вдругь, вакь би испугавшись, останавливается).

> Марья Дмитрієвна (взарагиваеть; пость молчанія): - Молись... молись за насъ... Не устълъ... о!.:

Аннушка: - Ей дурно, дурно!...

Марья Дмитріевна:- Нать... нать... соберу последнія силы... Владиміръ, ты долженъ узнать все... и судить твоихъ вовителей... Подойди! Я умираю... отдаю вушу правосудному Богу, и хочу, чтобъ ты ты, мой единственный другъ, не обвиналь меня по чужимъ словамъ... и сама произнесу свой приговоръ. (Останавливается). И виновна: молодость была моею виною!.. : Н имѣла пылкую душу... твой отецъ холодносо мной обращался... я прежде любила другого... если бъ мой мужъ хотвлъ-я забыла бы прежнее. Ибсколько лъть старалась я побъждать эту любовь-и одна минута ръшила мою участь... Не смотри на меня такъ... о!.. Упрекай лучше самыми жестекими словами! Я твоя злодъйка! Мой поступокъ заставляетъ тебя презирать меня. и не одну меня... Долгимъ раскаяньемъ и загладила свой проступокъ. Слушай: овъбыль тайною, но и не хогала, не могла заглушить совъсть и сама открыла все твоему отпу. Съ горькими слезами, съ уняженіемъ л упала къ ногамъ его... л надъялась, что онъ великодушно проститъмив., но онъ выгналъ меня изъ дому, и я должна была оставить тебя, ребенка, и молча, подавленная тягостью собственной вины, переносить насмышки сейта .. Онъжестоко со мной поступиль!.. Я умираю... Если онъ мит не простилъ еще, то Богъего накажеть .. Вланиміръ! Ты осуждаешь мать свою?.. Ты не смотринь на меня!... (Голосъ ем подъ коненъ становится все слабве и

Владиміръ (пъ сильномъ движенін; про себя):-Вижу! вижу! Природа вооружается противъ меня!.. Я ношу въ себъ съмя зла... я созданъ, чтобъ разрушать естественныя порядокъ! -- Боже! Боже! Здёсь умирающая мать- и на языкъ моемъ нётъ ни одного утъщительнаго слова... ви одного .:. Неужели мое сердце такъ сухо, что нътъ даже ни одной слезы?.. Горе, горе тому, кто изсушиль это сердце!.. Онъ мив заплатить! Я сдълался черезъ него преступникомъ... Съ этой минуты прочь сожальніе! День и ночь буду я напъвать отпу моему страшную изсню до тахъ поръ, пока у него не встануть дыбомъ волосы и раскаяние не начнетъ грызть его душу. (Обращансь къ матеры). Ангелъ, ангелъ! Не умирай такъскоро! Еще нъсколько часовъ...

Аннушна (съ примътнымъ безполойствомъ по-

матриная на госножу: -Владиміръ Павловичь! онь услыхаль и гланить на нее пристально). Она область за руку Марью Динтрісвну и вдругь останавлинается). Прости, Госноди, ен пушу! крестится. Владимірь взграгиваеть, шатается и преста упадаеть: удерживается рукой за свинку стуль и такъ остается недвижень итсколько ин-

аннушна: - Какъ тихо скончалась-то, ровизая мея! Что буду я теперь? (Плачеть).

Владиміръ (подходить къ телу и, ваглянувъ, систро отворачивается): — Для такой души, для такой смерти слезы ничего не значать... у меня ихъ нъть... нъть!.. Но и отомиу: жестоко, ужасно отомщу!.. Пойду, принесу отиу моему въсть о ел кончинъ и заставлю, принужу его плакать, и когда онъ будеть плавать — буду сменться. (Убывать. Долгое

Аннушка: - И сынъ родной ее оставляеть. Теперь все, что и могу захватить, мое ... что же? Туть, по мнъ, нъту гръха; лучше. чтобы мнъ досталось, чъмъ кому другому... а Владиміру Павловичу не нужно. (подвосить зеркало въ губамъ усовшей). Зеркало гладко... послъднее дыханье улетьло... Какъ бледна. (Уходить изъ комнати и призываеть остальныхь слугь для совершенія обрядовь).

### СПЕНА ДЕВЯТАЯ.

Пъйствіе III. Явленіе III [по перв. сонску]. 3-го февраля пополудни.

Комната у Загорскиныхъ. Наташа и вняшна, Анна Николаевна, входя, внодить двухъ старухъ (Екат. Дм. и Мавру Петв.).

Анна Николаевна: - А л васъ сегодал совсемъ не ожидала! Милости просимъ! Прошу садиться! Какъ ваше здоровье, Мареа Ивановна? (Салятся).

Первая старуха: - Эхъ, мать мол! Что у меня за здоровье! Все ревматизмы да флюсъ... только нынче развязала щеку. (Къ другой старужь). Какъ мы събхались, Катерина Дмитріевна! Я только что на дворъ, и вы за мной, какъ будто стоворились навъстить Анну Николаевну.

Вторая старуха (къ хозяйкъ): - Я слышало, что вы были больны.

Анна Николаевна: — Да.,, благодарю, что навъстили. Теперь получше... А что, новаго не слыхать ли чего-нибудь?

Вторая старуха: — У меня, вы знаете, Егорушка въ Петербургъ; такъ онъ импеть, что турокъ въ пухъ разбили наши... взяли пашу...

Первая старуха: —Дай-то Богъ!.. А я слышала, что Горинкинъ женился—да на комъ Знавали вы Болотину?—такъ на ед дочери! Славная партія! Въдь сколько жениховъ за нею гонялось! Такъ нъть., кому счастіе! Анна Николаевна: — А я слышала: графъ

Свитской умерь. Въдь жена, дъти...

Первая старуха:-Да, какая жалость! А что разсказывають—слышали вы? Анна Николаевна:- Что такое?

Вторая старуха.—Что таксе? Строиво! п не слыхала!

Первая старуха: — Говорять, что покойникъ, прости его Господи, почти все свое нивные продаль и побочнымъ дътямъ отдаль деньги. Есть же люди! И говорять также, будто бы въ духовной онъ написалъ, чтобъ его похороны не стоили больше ста рублей.

Вторая старуха: — Нечего спазать! Какъ въ колыбелькъ, такъ и въ могилку. Всегда быль чудавъ повойнивъ, нарство ему небесное! Что жъ. исполнили его завъщание?

Первая старуха:- Какъ можно! Пожадуй. онъ бы написаль, чтобъ его съ оврагъ кинули! Нъть, матушка, иять тысять стоили похороны!.. Въ Донскомъ монастырт, за пра архієрея было.

Анна Николаевна: - Стило быть, очень пышно было.

Наташа: - Булто не все равно...

Первая старуха:- Кокъ такъ? Развъ можпо графа похоронить какъ нищаго?

Вторая старуха (пость общаго полчанія): -Анна Николаевна! Вы меня извините: л. вёдь, только на минуточку къ вамъ завхала; сившу възоловив на престины (Ветает).-Прощайте.

Анна Николаевна: - Если такъ, то не смѣю васъ удерживать. Прощайте! (целуются). По свиданья, матушка! (Провежаеть ее).

Первая старуха: — Какова? Какъ разрядилась наша Макра Петровия! Пунцовыя ленты на чещив! Ну, кетата ли? Въдь сама насилу ноги таскаеть!.. А который ейгодъ, Анна Николаевна, какъ вы думаете?

Анна Николаевна: — Да лъгъ пятьдесатъ есть. Она такъ говоритъ...

Первая старуха: - Крадеть съ десятокъ. Я замужъ выходила, а у нея ужъ дътн

Наташа (тихо Софьё):— Я думаю, потому что она замужъ вышла тридцати лътъ.

Княжна Софья: — Охота тебф ихъ слу-

шать, Наташа! Каташа: — Помилуй, это очень весело.

Слуга: - Дмитрій Васильевичь Бълинскій (Слуга входить).

Анна Нинолаевна: — Что это значить? (Саупріфхаль. rb). - Проси въ гостиную. (Слуга уходить. Тихо старухь).-Пойдемте со мною, матупись. Я угадываю, зачьмъ онъ прівхаль: мяв ужъ говорили. Онъ самъ не такъ богатъ, во дядя при смерти; а у дяди 1500 душть.

Первая старуха:- Понимаю! (Въ сторову). Посмотримъ, что за Бълинскій. (Наташт). О, плуговка! (Обѣ уходать).

Княжна Софья: - Отчего ты такъ покрасивла?

Наташа: - Я?

983

Княжна Софья (махнувъ рукой): - Пу,ужъ! Ничего не слышить и не видить! Наташа, твои щеки пылають, ты дрожишь, ты вит себя... что такое значить?

Наташа (схвативъ княжну за руку):-Такъ... это ничего... Кто сказалъ, что и дрожу? Ахъ! знаешь ли!.. Я отгадываю, зачёмъ онъ прівхаль... Теперь все рашится... Не прав-

Княжна Софья: - Что решится?

Наташа: - Какіе глупые вопросы, кузина! Вчера была у насъ киягиня, и...

Княжна Софья: - Я тебл понимаю: ты влюблена въ Бълинскаго ... Ну, что жъ? (Наташа отворачивается). Это очень нату-

Наташа (съ живостью):- Послушай, какъ онъ милъ! какъ онъ любезенъ!

Княжна Софья: Бъдный Арбенинъ! Наташа: - Чъмъ же бъдный?

Княжна Софья: Онъ тебя такъ любитъ!... Бѣлинскій свататься прівхаль; ты навърное ему не откажешь-такъ ли? А я знаю, что Арбенинъ тебя очень, очень любитъ! (Насмѣшливо улыбается).

Наташа: Разлюбить поневоль... Впрочемъ, онъ очень умалъ притворяться прежде съ другими, почему же непритворялся онъ со мной, кто можетъ поручиться? Правда, онъ мив сначала немного правился; въ неми что - то необыкновенное... а за то какой несносный характеръ, какой злой умъ и какое печальное всегда воображенье! . Боже мой! да такой человъкъ въ одну недълю тоску нагонить! Есть многіе, которые не меньше его чувствують, а веселы...

Нняжна Софья: Ты хотъла бы все смъяться! (Смотрить на нее пристально). Однажды, въ сумерки прізхаль кънамъ Арбенинъ... сълъ за фортеніано и съ полчаса фантазировалъ. Я заслушалась; вдругъ онъ вскочиль и подошель по мнв. Слезы были у него на глазахъ.-Что съ вами?- спросила я.—Припадокъ! — отвъчалъ онъ съ горькой улыбкой: музыка приводить мит на мысли Италію! Во всей ледяной Россіи нътъ сердца, которое отвъчало бы моему! Все, что я люблю, убъгаетъ меня; прошу сожальныянать! Я похожъ на чумного! Все, что меня любить, то заражается этой бользнью несчастія, которую я принужденъ называть жизнью!-Тутъ Арбенинъ посмотрѣлъ на меня пристально, какъ будто ожидая отвъта... н догадалась... но ты не слышишь.

Наташа: - Оставь меня! Какая мнв нужда до твоего Арбенина? Дълай съ нимъ, что хочешь! Клянусь тебф, не стану ре-

вновать Слышишь... воть... кажется, кто-то сюда идеть... кажется, маменька...

Княжна Софья (въ сторону):-Небо прекрасно исполняеть мон желанья; судьба метить за меня. Хорошо! Онъ почувствуеть вею тлгость любви безнадежной, обманутой. Я не даромъ старалась охладить къ нему Наташу: это меня радуеть. Однако, что мик пользы?.. Я отомстила!... За что?., Онъ не внаетъ, что я его такъ люблю!. Но узнаеть!.. Я ему докажу, что есть женщины... (Входить Апна Неколаевна).

Анча Николаевна:- Наташа, подойди во мнъ, я хочу говорить съ тобой о важномъ дълъ, которое ръшить судьбу твоей жизни. Выйти замужъ-не порогъ перешагнуть. Все будущее твое зависить отъ одной минуты. Твое сердце должно бросить жребій: но разсудовъ также не долженъ молчать. Подумай: Бълинскій предлагаєть тебъ свою руку. Согласна ты или ивть? Правится ли онъ тебъ?

Наташа (въ смущении):- И... не знаю... Анна Николаевна: -- Какъ не знаю? Помилуй! Онь ждеть въ той комнать! Кому же знать... рѣшись поскорѣе... по крайней мъръ, дать ли ему надежду. Что ты молчишь?.. Онъ молодой человъкъ, превоспитанный, честный; состояние есть, а ты знаешь, какъ наше разстроено. Бълинскій ожидаеть богатое наслъдство. Подумай: 1500 душъ! Разсуди. Ты ужъ въ лътахъ, скоро стукнеть 19. Теперь не пойдешь замужъ, такъ, можеть быть, никогда не удастся; сиди въ пъвкахъ! Плохо теперь: жениховъ въ Москвъ нъть! Молодые, богатые не хотить жениться; мотають себь въ волю; а старые? Что въ нихъ: глупы или бъдны! Ръшись, Наташа! Вѣдь онъ тамъ ждеть! Ну, скажи по совъсти, въдь онъ тебъ нра-

Наташа:-- Правится...

Анна Николаевна:-Такъ ты согласна?.. Я пойду...

Наташа (останавливаетъ мать): — Maman, подождите!.. Такъ скоро!.. Ей-Богу, я все это вижу, какъ во снъ... Какъ можно въ ОДНУ МИНУТУ... (Слезы показываются на глазахъ; она закрываеть ихт руками). — Я не могу... развъ непремънно сейчасъ?..

Анна Николаевна (ласкаеть ее):-Усповойся, другъ мой. О чемъ ты плачень? Развъ не сама сказала, что онъ тебъ нравится: Посмотри, какъ сердце бъется: это нездорово. Ты слишкомъ встревожилась. Я опрометчиво поступила; однако, сама посуди, въдь онъ ждетъ; не надо упускать жениха. Въдь я тебя не выдаю насильно, а только спрашиваю. Ты согласна-и я тотчасъ ему скажу; нъть-такъ пъть! бъда не велика.

наташа (утирея слевы): - Онъ мнв правитв... Только... дайте ему надежду, пускай онъ фидитъ въ домъ, пускай будеть, какъ тенихъ.. Только... я сама не знаю! Вы такъ скоро мнъ сказали... я не знаю... мнъ стыдно илакать о глупостяхъ. Машав, вы сами сумъете какъ ему сказать.. я напередъ на все согласна.

Анна Николаевна:-- Ну, и давно бы такъ! Объ чемъ же плакать, мой ангель? (Крестить ее) — Христось съ тобой!въ добрый чась! (YXOIHTL).

Наташа: - Ахъ!

. Княжна Софья: Ты побледиела, кузина! Поздравляю тебя! Невъста!

Наташа: - Какъ скоро все это сдълалось.

Княжна Софья: - Правда. Когда мы чегоинбудь желаемъ, и желаніе наше пспол- дить. нится, то намъ всегда кажется, что оно исполнилось слишкомъ скоро. Мы лучше любимъ видѣть радость въ будущемъ, нежели въ минувшемъ... Она счастіпва... а я?.. Зачемъ расканваться? Люди не виновны, если судьба нечаянно исполняеть ихъ дурныя желанья: стало быть они справедливы... стало быть мое сердие должно быть покойно... должно бы было быть по-Бойно!..

> CHEHA HECHTAR. Февраля 4-го вечеръ.

Вала въ домъ Павла Григор :: слуги закигають дамин.

Первый: — Онъ, чай, былъ не въ своемъ умь; отъ вчерашняго еще не опомнился.

Второй: Владиміръ Павловичь не заслужилъ этого.

Первый: — А гдѣ старый баринъ?

Третій: - Уфхаль вы гости.

Второй: — Былъ ли онъ встревоженъ, когда ты ему подаваль одъваться?

Третій: — Нимало. Ни разу меня не ударилъ. Проклясть сына, тхать въ гостиэти двъ вещи для него такъ близки между собою, какъ вынить стаканъ вина и ста-

Первый: — А крѣнко поговорилъ молодой канъ воды. баринъ своему батюшкъ; тотъ сначала и не

Второй: - Оно все такъ, а только жалко, опомнился. ей-Богу жалко! Отцовское провлятие не шутка! Лучше жерновъ положить себъ на сердце.

Третій: - Ивану не вельно оть него отходить... Воть отепь!.. Выдь проклядть, а все бонтся, чтобъ сынъ на себя рукъ не на-

JOKUJOL. Второй: - Кровь говорять.

Третій: - А по моему, такть лучше убить, чань прояднеть.

СЦЕНА ОДИННАДЦАТАЯ.

Февраля 4-го вечеръ.

Иванъ у двери.

Иванъ: -Здоровы ли вы, сударь? Владиміръ:- На что тебъ?

Иванъ: Вы бледны.

Владимірь: — Я блідень?.. Когда-нибудь буду еще бланье.

Иванъ: - Вашъ батюшка только погорячился: онъ скоро васъ простить.

Владимірь: - Поди, добрый человыть; это

до теон не насается. Ивань:- Мит не вельно оть вась отхо-

Вледимірь:-Ты эжены: здась пать накого, кто бы занимался мною. Оставь мевп-я здоровъ.

Ивань: - Напрасло, сударь, хотите меня увършть въ томъ. Вашъ разстроенный видь, бродащіе глаза, прожащій голось показывають совстать противное.

Владиміръ (виниметь комелекь; про себл):-Я слышаль, что деньги дълають изъ людей все. (Громко). Возьми-и ступай отсюда. Здась триднать червонцевъ.

Иванъ: - За тридцать серебряниковъ продаль Іуда нашего Спасителя; а это еще золото... Иътъ, баринъ, и не такой человъкъ; хоти я рабъ, а не ръшусь отъ васъ взять денегъ за такую услугу.

Владимірь (бросаеть кошелекь вы окао, ко-Третій: —«Проклинаю тебя!» сказаль онъ торое разбивается; стовла звенять в комелевь подниметь!

Иванъ: - Что это, сударь, съ вами дълается? Утвинтесь - не все горе

Владиміръ: - Однако жъ...

Иванъ: - Богъ пошлеть вамъ счастье, хотя бъ за то только, что меня облагодътельствовали. Никогда и, видить Богь, оть васъ сердитаго слова не слыхалъ.

Владиміръ:-Точно? Иванъ: - Я всегда велю жент и дътямъ

за васъ Богу молиться. Владимірь (разсвапно): - Такъ у тебя есть

жена и дъти?

Иванъ: - Да еще какія - будто съ неба... добрая жена... а малютки! сердие радуется,

Владимірь: — Если я тебь сдълаль добро, глиди на нихъ. исполни мою единетвенную просьбу.

Иванъ: - II тъломъ, и душой готовъ, ба-

тюшка, на вашу службу... Владиміръ (береть его за руку):-У тебя есть дъти... не проклиний ихъ выкогда!

(Отходить въ сторону къ окну; Иванъ глядитъ на него съ сожаленіема).-А онъ, онъ, мой отецъ, меня проклялъ, и въ такой мигъ, когда я бы могь умереть отъ словъ его. Но я спълалъ должное: она меня оправдаетъ передъ лицомъ Всевышняго. Теперь испытаю последнее на земле - женскую любовь. -Боже, какъ мало Ты мив оставилъ? Послѣдняя нить, привязывающая меня къ жизни, оборвется, и л буду съ тобой. Ты сотвориль мое сердце для себя; проклятие человъка не имъеть вліннія на гнъвъ Твой. Ты милосердъ-иначе я бы не могъ родиться! (Смотрить въ окно). Какъ эта луна, эти звъзды стараются меня увърить, что жизнь инчего не значить... Гдв мои исполинские замыслы? Къ чему служила эта жажда къ великому? Все прошло-я это вижу. Такъ точно вечернее облако, покуда солние не коснулось до небосклона, принимаеть видъ небеснаго города, блестить золотыми кралми и объщаетъ чудеса воображению; но солице закатилось, дунулъ вътеръ — и облако растянулось, померкло, и наконецъ упадаетъ росою на землю!

### СЦЕНА ДВЪНАДПАТАЯ.

ДЕйствіе IV, явленіе I [по перв. списку]. Февраля... вечеръ.

Компата у Загорскиныхъ. Дверь отворена въ другую, гав много гостей. Анна Николаевна и Княжна Софья входять.

 Княжна Софья:—Тетушка, мы съ Наташей сейчасъ пріжхали изъ рядовъ и купили все, что надобно. Не знаю, понравится ли вамъ; по мнъ хорошо, только блонды дороги.

Анна Нинолаевна: - Теперь некогда, Сонюшка: послѣ посмотрю. (Входить гость). Ахъ, здравствуйте, Сергъй Сергъичъ! Какъ ваше здоровье? Я васъ совствъ не ожидала: вы такіе стали спѣсивые - и знать насъ не хотите.

Гость первый: — Помилуйте, я узналь, что Наталья Федоровна ваша помолвлена, п прівхаль поздравить и пожелать ей всякаго

Анна Николаевна:-Покорно васъ благопарю. Дай-то Богъ! Человъкъ, кажется, хорошій.

Гость первый: - И я слышаль съ прекраснымъ состояніемъ?

Анна Нинолаевна:- Какъ же съ! Да вы, л думаю, знаете г-на Бълинскаго?

Гость первый: - Видалъ-съ. Прелестивйший молодой человъкъ.

Анна Николаевна: - Милости просимъ въ гостиную, Сергви Сергвичь! (Уходять оба

Княжна Софья: — Все идеть по-моему Отчего же я безнокоюсь? Развъ у меня два ээрдца, что одна и та же вещь мени радуеть п огорчаетъ? Какъ согласить внутрениее самодовольствіе съ исполненіемъ желаній? Нътъ главная моя цель еще далеко. Я желала бы знать: какъ все это подъйствуеть на Вланиміра. Боже! какъ мив душно въ этой толив людей, которые съ такимъ жаромъ разсуждають о пустякахъ и не замъчають. что каждал минута отнимаетъ у меня по надеждѣ и приноситъ мнѣ какое нибуль новое мученье! Гдв несчастивцы? На всвук лицахъ я встръчаю только улыбки. Одна л страдаю, одна л плачу, одна утираю слезы... Если бъ онъ ихъ увидалъ, то сталь бы меня любить, Онъ бы не устояль! Невозможно, невозможно ему быть совершенно равнодушну...

Наташа (вбътаеть; весело). - Ха-ха-ха-хаxal Ma cousine, послушай: если бъ ты была тамъ, то насмълдась бы до-сыта... ха-ха-ха! Боже мой!.. Ахъ!.. Я удерживалась до тѣхъ поръ, что чуть-чуть не захохотала ему въ

Княжна Софья: - Кому?..

Наташа:- Насилу и вырвалась. Сергай Сергвичь подошель меня поздравлять, смвшался, заикнулся, забормоталъ... я ничего не поняла. Онъ самъ, я думаю, не зналь, что говориль-умора! Такъ мы остались другъ противъ друга... ха-ха-ха!

Княжна Софья:- Пакъ ты весела! Гаф Бълинскій?

Наташа:- Его окружили старики и старухи - такъ досадно!

Бълинскій (входить): — Слава Богу! Я онать съ вами! Меня осадилъ весь очаковски въкъ. Добрые люди, только нестериимо скучны! Они все толкують о прошедшемь, а л въ настоящемъ такъ счастливъ!

Княжна Софья: — Это видно по вашему

наташа: - Mon cher ami, оставимъ ее: она не въ духъ. Сидемъ, поговоримъ. (Садится). Бълинскій (пълусть у нея руку): - Теперь я

им'йю право вызывать завистниковъ.

Княжна Софья (про себя): - Этотъ человъкъ думаетъ, говоритъ о счастіи, отнявъ последнее у своего друга. Отчего же л. хотя менће виновна, должна чувствовать раскаянье? О. какъ бы я заменила Владиміру эту потерю, если бъ! если бъ только ..

(Гость, молодой человёва, выходить изътостивой клапяется Софь в приближается на ней).

Гость: Здорова зи княгиня, ваша матушка?

Княжна Софья: - Нать, она очень больна. Гость: - Вы, върно, знаете Владиміра Арбенина?

Княжна Софья: - Онъ въ намъ фадилъ. Гость: - Вы не примътили: сумасшедший

Княжна Софья: - Я всегда замъчала, что

онъ счень умесъ. Не могу догадаться къ. върпть, что если я что-вкоудь непріятиче

гость: Нать, я въ самомъдаль не шучу. инсколько дней тому назадь ябыль уего пца. Вдругъ дверь съ шумомъ отворяется и вобраетъ Владиміръ... Я испугален. Лицо ого было бледно, глаза мутны, волосы въ бозпоряций. Я не знаю, на кого онъ быль похожъ. Отецъ его остолбенълъ и ни слова не могъ выговорить. — Убійца! — воскливнуль владиміръ, — ты мит не втриль, поди же попалуй ел мертвую руку! - и съ вынужиеннымъ хохотомъ упалъбезъ чувствъ на землю; слуги вобжали; его подняли; отенъ не говорилъ ни слова, но дрожалъ, хоти показывалъ, или старался показывать, что не быль встревоженъ... Я поскоръе взяль шляну и ушелъ. Потомъ и узналъ, что Павель Григоричь его ужасно браниль и даже прокляль, говорять, но и не върю...

Княжна Софья (въ сильномъ волиенія): -Провлялъ, говорите вы... Онъ упалъ, но ему ничего не едфлалось?.. Вы не знаете, что аначили слова его?-Нѣтъ, это не сумасшествіе... что-нибудь ужасное съ нимъ слу-ЧНДОСЬ... €

Гость (съ улибкой):- Я не ожидаль, чтобы вы приняли такое большое участіе.

Княжна Софья: — Въ самомъ дълъ? (Съ досадой нь сторону). Боже, нельзя повазать сожальнія?

Гость: - Наконецъ, я узналь, что въ этоть самый день умерла у Владиміра мать, которан съ отцомъ была въ разводъ; но такое бышенство, такія угрозы показывають совершенное сумасшествіе! Это, въ самомъ дьль, очень жалко; онъ имьль способности, умъ, познанія...

Княжна Софья:- По словамъ, которыя вы ина повторили, отепъ его былъ виновать въ чемъ-нибудь... Онъ не замътилъ васъ, и если только въ этомъ состоить сума-

Гссть: — О, нътъ, советиъ нътъ! Я не котълъ этого сказать; но вы сами судите... Мык стало жалко его; воть для чего и спросилъ...

княжна Софья: — Вы видите, что я не могу вамъ дать положительнаго отвъта.

Гость (помодчавъ): Вы побдете завтра въ концертъ, княжна? Славная музыкантша бу-Леть на арфъ играть. Вы не слыхали еще? Она взъ Парижа... это очень любопытно. Если угодно, и билеть...

Княжна Софья: — Я не любопытна; я не имкю этого порока.

Гость: - Извините! Я желаль вамь услу-

Княжна Софья: -Вы очень милостивы... Гость (расклавиваясь): — Прошу вась по-

сказаль вамь, то мое намерение было советыть не таково... (Уходить).

Ниежна Софья (одоа):- Чуть-чуть онго и сказаль, что хотыть меня обрадовать этим: новостими! Придти нарочно, простоять четверть часа здъсь для того только, чтобы сказать эло про одного человіна и онечалить другого. (Молчаніе). - Что ждеть мена? Ужасно темићеть предо мной будущность, накъ бездна, поторая хочетъ поглотить все, что во мий радуется жизнію. Владиміръ нотеряль мать, любовь отца и должень аншиться Нагаши. Но первыя два несчастых помогуть ему перенести последнее съ тиејдостію. Насколько печалей не такъ спасны какъ одна глубокая, къ которой прикованы всь думы, которая отравляеть всь чувства одинаковымъ ндомъ. Да! онъ мужчина, онъ препокъ духомъ!.. А тамъ... тамъ, я могу еще надъяться. Я примъчала въсколько разъ. что глаза его пылали, когда онъ со мном говорилъ. Можеть быть...

> Наташа: - Что онъ тебф разоназываль? Княния Софья:-Про Арбенина, Бълинскій:- Что такое про Арбенина?

Княжна Софья:- Не бойтесь. Бълинскій: - Чего жь вить болться?

Нняжна Софья: - Вы лучие знать должны. Наташа (тако):- Развѣ онъ провѣдаль, что

и выхожу замужь? Виянка Софья:-За его друга?-Ивгь...

Арбенинъ потерялъ мать и огь этого онъ въ отчазнън. Его приняли за сумасшеднаго. Не знаю, вынесеть ли онъ второй ударъ... Бълигскій: — О, повърьте, что опъ па-

жется гораздо чувствительные, чымь вы самомъ дъль есть.

Княжна Софыя: — Разумбетел, пы это должны знать лучие насъ: вы были его

Бълинскій: - Я дружбу правесь въ жертву любви.

Княжна Софья: Это очень хорошо... дал

Бълинскій: Впрочемъ, не думайте, что и

съ Арбенинымъ очень друженъ быль. Праатели въ нашъ въбъ - двъ струны, которыя по волъ музыканта издають согласные звуки, но содержать въ себъ столько же

Кивжна Софья (Наташь):- Прошу не прогићваться, кузива, а и сважу, что ты его любила. Для жениха ты не полжна имъть тайны; и върно господвить Бълинскій со мной согласенть? (Нахама при этихъ словахъ

наташа: Да, это правда: Арбенинъ мн в свачала вравился и очень занималь воображеніе; по этотъ совъ, какъ век печальные

сны, прошель. Я тебя прошу, Софья, не вапоминай мив болье объ вемъ.

Княжна Софья — Я не совствиъ что-то върю твоему пробуждению.

Наташа: - Кузина, къ чему это?

Сълинскій: - Можеть быть, одинъ сонъ

емънился пругимъ.

Княжна Софья: - Однако, послушайте, господинъ женихъ, не слишкомъ ей върьте: она съ давнишнихъ поръ носить на вресть стихи, которые даль ей Арбенинъ. Пожалуйста, скажите-ка ей, чтобы она ихъ показала. А-а, попалась, душа моя!

Бълинскій:- Я могу просить, и то, если она позволить... Впрочемъ, я въ ней слишкомъ увъренъ.

Княжна Софья: — Излишества всегда опасны.

Наташа: — Чтобъ доказать моей кузинъ, что я нимало не дорожу этими глупостями (спимаеть съ шен ожерелье, на которомъ кресть, котвязываеть бумажку), возьмите! Эта сгаринная бумажка была мною совствы позабыта. Прочти, мой другь... эти стихи довольно порядочно написаны.

Бълинскій: Это его рука.

. Княжна Софья (въ сторону): — Безстыдный! онъ такъ же спокоенъ, какъ будто читаеть театральную афишу; ни одной испры раскаянья въ ледяныхъ глазахъ! Ужели искусство? Нъть, и женщина, но никогда не могла бы дойти до такой степени липемърія. Ахъ, для чего одно пятно очернило мою чистую душу?

Наташа:-Прочти, мой другъ.

Бълинскій (читаеть): Когда одни воспоминанья О дняхъ безумства и страстей. На мъсто славнаго названья, Твой другъ оставить межъ людей; Когда съ насмѣшкой ядовитой Осудять жизнь его порой, Ты будень ли его защитой Передъ безчувственной толной?

Онъ жилъ съ людьми, какъ бы съ чужими, И справедлива ихъ вражда, Но хоть виновенъ передъ ними, Тебъ онъ въренъ былъ всегда. Одной слезой, однимъ отвътомъ Ты ножешь смыть ихъ приговоръ! Върь! не постыденъ передъ свътомъ Тобой оплаканный позоръ!

Прекрасно! очень мило! (Отдаеть). Наташа (разриваеть бумату): - Теперь спокойны ли вы, кузина?

Княжна Софья: - 0, и на твой счеть викогда не безпокоилась.

Бълинскій (въ стороду): - Эта княжна вовсе не по-мит! Къ чему ен упреки? Что ей за пъло?

(Лверь отворяется, входить Владимірь; кландет. ся; всь смущены. Опъ хочеть подойти, но вагля. вувъ на Бълинскаго и Натаму, останавливается и быстро входить вы гостиную).

Наташа (только что Владиміръ вошель): -Ахъ! Апбенинъ!

Бълинскій (про себя): Вотъ невстати! Чорть его просиль! Онъ взобентся; онъ върно еще не знаеть, что я женюсь, и на комъ... Надо убраться, чтобъ не сдълаться жертвою перваго пыла. (Громко). - Мит не хочется теперь встратиться съ Арбенинымъ Вы его знаете...

Княжна Софія (кинувь на него посвенный вагляда:)-Это правда.

Бълинскій: - Итакъ, прощайте. (Уходить

въ кабинеть).

Наташа: - Невольный трепеть пробъгаеть по миж: сердце бъется... Отчего? Отчего этогь человыкь, котораго я уже не люблю, все еще имветь на меня такое вліяніе? Но можеть быть, любовь къ нему не совсьмъ погасла въ моемъ сердиь? Можеть быть; одно воображение отвлекло меня оть него на время? Однако, что бы ни было. и полина, и хочу показать ему холопность... и дала Белинскому слово: онъ будеть монить мужемъ, и Арбенива должно удалить; это будеть мит легво... (задумывается).

Княжна Софья: — Слава Богу! (Про себя). — Я думала, что этоть Бълинскій не мучимъ совъстью; тенерь я вижу совсъмъ противное. Онъ боллся встрътить взоръ обманутаго имъ человъка. Такъ! онъ виновиће меня... Я замътила смущение въ его чертахъ. Пускай бъжить!.. Ему ли убъжать отъ неизбъжнаго наказанія небесь? (Удаляется въ глубину театра. Владимірь, блідный, выходить изъ гостиной; онь и Наташа долго сто-

Наташа: — Что скажете новаго?

Владиміръ:-Говорятъ, вы выходите за-MVWT.

Наташа: - Это для меня не ново... Владиміръ: - Я вамъ желаю счастья.

Наташа:-- Покорно благодарю.

Владиміръ: — Такъ это точно, точно правда?

Наташа: - Что жъ удивительного? **Еладиміръ** (помолчаль): — Вы не будете

счастанвы. Наташа: - Почему же?

Владиміръ: - Я слыхаль, что свадьбы, которыя бывають въ одинъ день съ похоронами, несчастливы.

Наташа:-Ваши пророчества очень печальны; впрочемъ, всякій день кто-нибудь да умираеть въ мірф. И такъ...

Владиміръ: - Послушайте, скажите инъ по чести - это шутка или нътъ

Наташа: - НЪТЪ.

Владиміръ: — Подумайте - хорошенько... каждую слезу, которую пролиль и на пре-Владиморов Богомъ, я теперь не въ состояни дательскую грудь, онь ина заплатить своей принимать такія шутки. Въ вась есть жа-принимать такія шутки. Въ вась есть жа-кровью! (Хочеть выта). пость... Послушайте, я потеряль мать, ангела; отвергнуть отцомъ. Я потеряль все— (Она пенодавжень). Какое безунство! Такъ ла; отверим искры надежды. Одно слово— воть ваша привизанность по ины Я люблю вром в она погаснеть! Воть какан у вась Възинскаго, и вы хотите убить его! Опоминвласть... Я пришель сюда, чтобы провести тесь, его смерть заставить меня ненавидьть опну спокойную, счастливую минуту... что васъ. пользы вамъ лишить меня изъ шутки такой минуты?

понимаю, какъ ваше несчастие велико; я Презрънье и любовь - несовителны! Моя бы достойна была презранія, если бъ рука тебя избавить оть этой ехидны. могла съ вами шутить теперь. Пътъ, вы Наташа: -Владиміръ, останьтесь... я умоимъете право на уважение и сострадание ляю...

мени): - Помните ли, давно, давно тому навать, я привезь вамъ стихи, въ которыхъ дъться. Я прошу, забудьте веня: это насъ просиль защитить противь злословій сеф- обоихь избавить оть многихь непріятностей. га... и вы объщали мив; съ тъхъ поръ я Мало ли есть разсвяній для молодого человамъ върю, какъ Богу! съ тъхъ поръ и въка! Вамъ понравится другая, вы женивасъ люблю больше Бога. О, какниъ голо- тесь... тогда мы снова увидимся, будемъ сомъ было сказано это «объщаю!» и а то- друзьнин, будемъ проводить вижетъ пълые гда же въ душъ произвесъ клятву въчно дни радости... До тъхъ поръ и прошу васъ любить васъ. Въчно! на языкъ другого это слово мало значить... но и поклямся любить васъ въчно, поплялся самому себъ; а изятва благороднаго человъка неизивниа, какъ воля Творца!.. Отвъчайте мнъ, скажите инт одно не саншкомъ холодное слово... солгите... и п буду... доволенъ. Что стоигь одно слово?.. Оно спасеть человека отъ отчаянія.

Наташа (въ сторопу):-Что мет дълать? Мысли мон разстяны. 0! зачемь, зачемь нельзя изгладить ефсколько дней изъ моей жизни, возвратиться въ прежнему?.. Я могла бы отвъчать ему... онь такъ жалокъ!.. а его не люблю, но мит какъ-то страшно его огорчить.

Владиміръ: — Женщина! ты полеблешься? Послушай: если бъ изсохшая отъ голода собака принодзда къ твоимъ ногамъ съ жадобнымъ визгомъ и движеньями, изъявляющими жестокій муки, и у тебя бы быль ильбъ-ужели ты не отдала бы ей, прочитавъ голодную смерть во впаломъ взоръ, хоти бы этоть кусокь хлеба назначень быль совсимъ для другого употребленья? Такъ я прошу у тебя одного слова любен...

Наташа (помодивът; значительно): — Я выкожу замужъ за Бълинскаго. (софыя, которая

вадали смотрела, уходить посейшно). Владиміръ: — Онъ? Онъ?. Какъ?. Стало

оыть мон подозранья... Наташа: — Чего вы пепугались? Владиміръ: — И я его называль другомы Адъ и проклятье! Онъ мнв ваплатить за

Владиніръ:-Тебѣ его жаль? Ты его любишь? Не варю! нать, я не варю! Тоть, наташа: —Я не думала шутить, и очень жто обмануль друга, недостоинъ уваженья

Владиміръ (посмотрівъ на нее, со ваго-Владиміръ (смотрить на нее изсколько вре- комь): - Хорошо! Что еще я полжень спылать?

Наташа:- Намъ не напобно больше визабыть давушку, которая не должна слушать вашихъ жалобъ.

Владиціръ:-Препрасные совъгы. (Ходить взадь и висредь; съ сухниъ смъхонь). Въ накомъ романъ... у накой геровии вы переняли такія мудоми ув'єщанія?.. Вы желели бы во мић найти Вертера. прелествая имель... Кто бъ могъ ожидать?

Наташа: - Разсудокъ вашъ то же говорить, что я, только вы его не хотите слушать.

Владимірь:- Нъть, я не стану метить Бълинскому!- в ошибался Я помию, онъ мит часто говорных о разлукт: они годится другь для друга... и что мий за дъло? Пускай себь живуть да дътей наживають; пускай закладывають деревни и покупають другія-вогь ихъ занятіл!. Ахъ! я за одинъ ен веселый мигь заплатиль бы годами блаженства... А на что ей? Какая цътская глу-

Наташа: — Мон слова непріятны ванъ; но правда, говорегъ, никому не нравятся. Я сама вамъ теперь признаюсь, что вы, вашъ характеръ, вашъ умъ сдълали на меня сначала довольно сильное впечатавніе; но теперь обстоятельства перемънились, и мы должны разстаться; и люблю другого... Такъ я подамъ вамъ примъръ: я васъ забуду...

Владимірь: - Ты меня забудешь? - Ты? 0, не думай! совесть върнъе памати; не любовь-распазніе будеть тебъ напоминать обо мив. Развъ и повърю, чтобъ ты могла забыть того, кто бросиль бы вселенную къ ногамъ твониъ, если бъ долженъ быль вы-

997

бирать вседенную или тебя. Бълинскій тебя не стоить; онь не будеть въ состояницьнить твою любовь, твой умъ; онъ пожертвоваль другомъ для... о, не для тебя!.. деньгл, деньги-воть его божество!.. и тебя принесеть онь имъ въ жертву. Тогда ты проклянены свою легковарность... и тотъ част, тоть чась... въ который подала миз пагубных надежды и создала земной рай для моего сердца, чтобъ лишить меня небеснаго...

наташа:- Еще разъ говорю вамъ, перестаньте! Вы слишкомъ вольно говорите. (Помолчавъ). Мы не должны больше видъться. Какал вамъ охота смущать семейственную тишину? Этоть мгновенный пыль пройдеть, а посла - посла мы будемъ друзьями...

Владиміръ: — Не слишкомъ ли вы полагастесь на свою добродътель? Нъть, я не способенъ жить остатками сокровища, принадлежащаго другому:.. Что осмълились вы предложить мић? Создатель! Теперь я върие, что демоны были прежде ангелами.

Наташа: - Господинъ Арбенинъ, ваше упрамство, ваши дерзости нестеривмы. Вы несносны.

Владиміръ:-Отчего вы прежде со мною

тикъ не говорили?

Наташа: - Вы правы: я смешна, глупа... Какъ хотъть, чтобъ сумасшедній постуналъ какъ разсудительный человъкъ...Оставато вась и, признаюсь, раскапваюсь въ первый и последній разъ въ томъ, что хотьма кого-инбудь утышить. Вы пренебрегли вст приличія, и я не намърена терпъть долье. (Уходить; но останавливается въ глубиић театра и смотрить на него).

Владиміръ: - Богъ, Богъ! Во мнъ отнынь къ Тебъ нътъ ни любви, на въры!...Но не наказывай меня за мятежное роптанье... Ты. Ты самъ нестериимою пыткой вымучиль эти хулы... Зачемь Ты даль мей огненное сердце, поторое любить до крайности и не умфегь такъ же ненавидеть? Ты виновень! пускай Твой громъ упадеть на мою непокорную голову: я не думаю, чтобъ последній вопль погибающаго червя могъ Тебя порадовать... (Въ это время взошель Бфвинскій. Наташа говорить ему что-то на ухо, съ нидомъ просъби, и уходить. Онъ смотрить издали. Владиміръ домаеть себі руки). Эти ніжныя губы, этогь очаровательный голось, улыбка, глаза, все, все это для меня стало ядъ! Какъ можне подавать надежды тольво для того, чтобъ имкть удовольствіе лишній разъ обмануть ихъ? (Обтираєть глаза п лобъ) Женщина, стояшь ли ты этихъ кровавыхъ слезъ! (Бълинскій подходить)-

Бълинскій: —Владиміръ! (Въ сторону). Мив должно его умаслить, уговорить, а то онъ чорть знаеть чего надълать радь! Наташа правду говорить: онъ только въ первыз минуты бъщенства опасенъ. (Громко). Владиміръ!

Владиміръ (не оборачиваясь): - Что? Бълинскій: - Ты на меня сердить? Владиміръ:- НЪТЪ.

Бълинскій:-0! я вижу, что ты сердить. но развъ не она сама выбирала?

Владиміръ (все не оборачивансь):- Разу-

Бълинскій: Время тебя вылечить.

Владиміръ: - Не знаю. (Голосъ его дрожеть). Бълинскій: - Арбенинъ! и вижу по всему, ты ужасно на меня сердить. Повърь, я тебя знаю очень хорошо, я проникъ вст. движенья твоего сердца и даже иногда скоръе объясню твои поступки, чъмъ свои собственные.

Владиміръ: - Ты знаень меня? Ты говоришь это? (Со смехомь). Если такъ, то Павель Васильевичь Бълинскій первайшій глупецъ или первъйшій злодьй въ свыть!

Бълинскій: — Скоръй первое, чемъ по-

Владиміръ: — Поздравляю.

Бълинскій: - Ну, посуди самъ: развъ я на имълъ одинанаго права съ тобой на ел руку? Ты, братецъ, эгоисть. Върь мнъ, твол печаль одно оскорбленное самолюбіе.

Владижіръ: - Мив върнть?.. Тебъ?..

Бълинскій: - Разві я употребиль во вло твою довъренность, развъ и открыль какую-ипбудь изъ твоихъ тайнъ? Загорскина прежде любила тебя, положимъ; а теперь моя очередь. Зачемъ ты тогда на ней не

Владиміръ: - Я совътую оставить меня. Пе надъйся на мое хладнокровіе. Я хотьль... готовь быль тебь отомстить, упиться твоей кровью... кровью! слышишь ли? и а тебъ прощаю, и ни въ чемъ не виню, только оставь меня. Я не могу отвъчать на твои искреннія ласки. (Смается деко). Теперь я свободенъ. Никто... никто... ровно. положительно никто не дорожить мною на земль-слышешь? Я лишей! Ты, искусный, осторожный, умный человъкъ! Замътиль, что дружба меня изнъжила, что надежда избаловала—и однимъ ударомъ отнялъ все... Бълинскій! кажется, у меня теперь ничего ужъ нать завиднаго?

Бълинскій: - Ты не прошаешь мнѣ! эта холодность, эта язвительная улыбка...

Владиміръ: - 0, ты слинкомъ хорошо обо мнъ думаль; съ нъкоторыхъ поръ я тебъ ничьмъ не обязанъ... мон долги тебъ заплачены, денежные и другіе...

Бълинскій: - Итакъ, ты у меня совершенно отняль свое сердце?.. Ужели мы снова не можемъ сойтись, если и докажу...

Владиміръ:--На что?

Бълинскій: - Я заклинаю тебл.

Владиміръ (въ сторону):- Канал визость! H OHA MORETE, H A MOPL ETO MODITE?... Бълинскій: -- Именемъ ел прошу тебл.

Владиміръ: - Полно, полно! развъ можно

пто-вибудь еще у меня отнать?

Бѣлинскій (сквозь зуби):- Непреклопный! (Ему). Послушай, прости мит. Теперь переитнить нельзя; но впередь, даю тебь честное слово...

Владиміръ: - Довольно и одного раза. Бълинскій: - Одумайся! Современемъ...

Владиміръ (въ сторону): Современемъ, современемъ! Всемогущій, какъ Ты нозволиль хорошимъ. ей жертвовать моей любовью для такого подлеца:

Бѣлинскій:-- И ты даже не хочешь выслушать онытнаго друга, который тебт желаетъ доора.

Владимірь (вев себя) -- Боже!

Бълинскій: — Такъ! я не должень тебя оставлять-это моя обязанность, и ты самъ будень посла благодарень. Преступление было бы не удержать безумца на краю пропасти. (Береть его за руку). Пойдемъ къ ней! Наташа смагчить твою горесть; ты мит сказменть, что взоръ ен можеть усмирять твою душевную бурю... пойдемь къ ней! (Хочеть его увлече; Владим:ръ неподвижень съ минуту, потона вырываеть буйно руку и бъявть воль). Остановись, остановись! (Молчаніе). Онь ушель. - Я исполниль желаніе моей невъсты, а судьба исполнила мое. Но почему п не могъ дышать свободно въ его присутстви? Въдь и правъ, и вст въ этомъ согласны. Арбенинъ-ребеновъ, который, непугавшись розги, бросается въ реку. Что за глупан ревность! Онъ ненавидить меня н за то, что и больше его нравлюсь. Жальо, что столько способнестей, ума, подавлено беземысленной страстью! И какъ не умъть себт попказать!

(Княжна Софья входить). Княжна Софья: - Гдт Арбенить?

Бълинскій: — Ушелъ. Не слышить и не видить; какъ бъщеный бросился въ дверь. Княжна Софья: - И вы его не удержали?

И онъ все любить Наташу?

Бълинскій: -- Больше, чемъ когда пибудь. Княжна Софья (побледилеть, упадаеть вы пресло): —Итакъ, все напрасно!..

Бълинскій: - Что съ вами? Челов'ять! Эй,

спирту, воды! Княжна Софья: Оставьте меня!

СЦЕНА ТРИНАДЦАТАЯ.

12-го мая. Эпилогь [по первонач. еписку]. Въ домъ графа N. Миого гостей; вечеръ; пода-

Перзый гость: — Слышали вы, графъ,

новость? Завтра свадьба въ вашемъ приходь. Любонытны ли посмотрыть?

Графъ: - Свадьба? А чы, напримъръ? Первый гость: — Загорскина выходить

замужъ за Бълинскаго. Первая дама: -Вы знаете жениха?

Второй госты: - Знаю-съ. Первая дама:-Онъ богать?

Второй гость: - Импеть состояние, следовательно и долги.

Первая дама: -- Хорошъ собой?

Второй гость: - Молоденъ; только слишпомъ занимается своимъ лицомъ.

Первая дама: — Стало быть, занимается

Вторая дама: - А невъста?

Второй гость: - Недурна, une figure рі-

Первая дама (въ другой): - Ма chère, п слышала: она кокетка до невозможности.

Второй гость: Она не одному Адамову внуку вскружила голову.

Третій гость: — Да, бъдный Арбенинъ! Вы знаете, онъ сошель съ ума.

Многіе:- Капъ сощель съ ума? Молодой

Арбевинъ? Мы ве слыхали.

Третій гость: Какъ же! Оть люби къ Загорскиной. Мит разсказывали про жалкое состояние Арбенина. Ему все кажется, что его куда-то тащать: онъ приценлиетса ко всему, какъ будто противится неизвъстной силь; плачеть и смъстся въ одно премя; зарыдаеть и вдругь захохочеть. Пногда онь узнаеть окружающихъ, вскуъ, кром'в огна, и все его ищеть; иногда начиваеть укорять его въ какомъ-то убійствъ.

Второй гость: - Я бъ желаль знать, откуда у помъщанныхъ беругел подобныл

Первый гость:-Я слышаль, что онъ быль величайшій негодяй. Удивительно, что почти всегда честные отцы имьють дурныхъ сыновей.

Четвертый гость: —Да! Павель Григоричь человъкъ полленний во всъхъ отноше-

Третій гость (полупасміналию): -Онъ хотыль сына своего огдать въ сумасшедший домъ, но ему отсовътовали. И въ самомъ дъль, пожалуй, приписали бы эго скупости.

Вторая дама: - И Загорекину не мучить

Третій гость: Про то знасть ел духов-COBECTЬ?

Первый гость: Неужели недьзи выдечить Арбенина? Можеть быть, тугь есть какія-нибудь физическія причины. Странцо:

Съ ума сойти отъ любви? Третій гость: -Если это странно вамъ, то и желаль бы, чтобъ одна изъ этихъ дамъ взяла на себя трудъ доказать вамъ противное.

Первый гость: —Но я говорю про Арбенина. Онъ, который часто въ обществъ казался такъ весель, такъ беззаботенъ, какъ будго сердце его было мыльный пу-

зырь!..

Третій гость: - Вы, конечно, не ученикъ Лафатера? Впрочемъ, если онъ и показывался иногда веселымъ, то это была только личина. Какъ видно изъ его буматъ и поступновъ, онь имѣль характерь пылкій, душу безпокойную и какап-то глубокая печаль оть самаго дътства его терзала. Богъ знаеть, отчего она произошла? Его сердце созрѣло прежде ума. Онъ узналъ дурную сторону свъта, когда еще не могъ остеречься оть его нападеній, ни равнодушно переносить ихъ. Его насмъшки не дышали веселостью; въ нихъ видна была горькая досада противъ всего человъчества. Правда, были минуты, когда онъ предавался всей добротъ своей. Обида малъйшая приводила его въ бъщенство, особливо когда трогала самолюбіе. У него нашли множество тетрадей, гдѣ отпечаталось все его сердце; тамъ стихи и проза; есть глубокія мысли и огненныя чувства. Я увфренъ, что если бъ страсти не разрушили его такъ скоро, то онъ могь бы сделаться однимъ изъ лучшихъ нашихъ писателей: въ его опытахъ виденъ гевій...

Вторая дама: - По мнв, такъ сумасшедтие очень счастливы: ни о чемъ не заботятся, не нумають, не грустять, ничего пе

желають, не болтся...

Третій гость: - А почему вы это знаете? Они только не могуть помнить и пересказывать своихъ чувствъ: отъ этого ихъ муки еще ужасиве. У нихъ душа не лишается природныхъ способностей; но органы, которые выражали ощущения души, ослабъвають, приходять въ разстройство оть слишкомъ сильнаго напряженія. Въ ихъ головъ всегдащий хаосъ. Одна только полусвътлая мысль неподвижна; вокругъ нея вертятся всѣ другія въ совершенномъ безпорядкъ. Это происходить отъ мгновеннаго потрясенія всёхъ нервовъ, всего физическаго состава, которое, върно, недегко для человъка. Развъ бледныя щеки, впалые мутные глаза-признаки счастья? Посмотрите очень близко на картину-и вы ничего не различите: краски сольются нередъ глазами вашими. Уакъ точно люди, которые слишкомь близко взглянули на жизнь, ничего болье но могуть въ нейразобрать; а если они еще сохраняють въ себъ что-нибудь отъ сей жизни, то это одна смугная цамять о прошедшемъ. Чувство

настоящаго и надежда для нихъ не существують. Такое состояніе люди называють сумасшествіемъ и смінотся надь его жертвами! (Между тімь мнойе разошлись).

Второй гость (другому):—А я зъваю! Четвертый гость (тихо):—Къ чему это ораторство? Познанія свои онь хочеть показать?

Пятый гость (Онъ молодой человька, лыть 19. Подходить въ третьему гостю):—Сдёлайте милость, нельзи ли вамъ достать мить чтонибудь изъ сочиненій Арбенина.

Третій гость: — Съ удовольствіемъ, если можно будеть.

(Входить слуга и подаеть билеть графу, которий кончиль играть).

Слуга: — Отъ Павла Григорьевича Арбенина. (Ухолитъ Всв въ изумления).

Многіе (межь собой): — Что это значить? Третій гость: — Съ черною каймой... приглашеніе на похороны.

Графъ: - А вотъ увидимъ. (Надъвъ очен н

читаеть вслухъ).

— Павелъ Григорьсвичь Арбенинъ съ душевнымъ прискорбіемъ извъщаеть о кончинъ сына своего Владиміра Павловича Арбенина, послъдовавшей сего мая 11-го дня, пополудни, покорнъйше просить пожаловать на выносъ тъла въ собственный домъ мая 13-го дня, пополуночи въ десятомъ часу. Отпъваніе въ приходской перкви.: etc.

Третій гость (про себя):— Каково! похороны въ одинъ день съ свадьбой Загорскиной. Некоторые:— Боже мой! какая жалость!

Вторая дама — Бедный отепъ!

Пятый гость: —Бідный молодой человікь! онъ могь бы еще вылечиться.

Третья дама (въ третьему госты): — Не прав-

да ли, какая жалость?

Третій гость (въ сторову): — Теперь жальють! Къ погибшимъ люди справедливы! Но что въ этомъ сожальные? Одна слеза дружбы стоить всьхъ восилицаній толиы; но такая слеза едва ли унадаеть на могилу Арбенина: онъ оставиль угрызенія совъсти въ сердцахъ, гдъ поселить желаль любовь.

Одна старуха:—Воть, чай, пышныя будуть похороны: вёдь единственный сынъ!

Третій гость (одному ват гостей): — Мий кажется, что старухи любять говорить о погребеніяхь для того только, чтобы пріучиться къ мысли: скоро и насъ погащать въ тёсную могилу!

Первый гость: — Забудемъ мертвыхъ; Богъ съ ними!

Третій гость: — Если веф такъ станугъ жумать, то горе великимъ людямъ!

Первый гость:—Я надыось, ванть Арбенинъ не великій человъкъ; онъ быль странный человъкъ—воть все.

(Третій гость пожимаеть плечами и откодить прочь).



**Странный человъкъ.** Не вора ли декарство принять?



Странный человікъ Говорять, вы выходите замужь.



брата. О, позволь, позволь мят, по крайней мтрр, плакать.



Дна брата. Господи. возми меня скорбе.

Два брата.

ДРАМА ВЪ ПЯТИ ДЪЙСТВИХЪ.

дъйствующи лица. **Динтрій** Петровичъ Радинъ олексиндръ | сыновки его. виязь Лиговскій. ятра, его жена (рожденная Загорскина). Петрушна (Ванюшка) лакей Юріа 1). недосей, камерлянерь Динтрів Петровича.

## JENCTHE HEPBOE. Спена первая.

гинтрій Петровичь въ пресладь, Юрій возді нето на стухв, Аленсандръ въ сторовъ стоять у стола и неребираеть бунаги.

Амитрій Петровичь: - Я думаль, Юрій, что тебя совствив во мыт не отпустить. Признаюсь, умереть, не видавши тебя, было бы груство - я старъ, слабъ, много жиль-иногда слишкомъ весело, иногда слишкомъ печально... и теперь чувствую, что скоро Богъ призоветь меня къ себъщаже нынче, когда мит объявили о твоемь прі-Азда, то старость напоменла о себь... Не внию, какъ неренесъ и эту последнюю ра-HOUTE.

Юрій: -Я нахожу, батюшка, что вы вовее не такъ слабы, какъ говорите.

Дмитрій Петровичь:— А что мудреваго? Александръ, скажи ка, ужъ не въ самомъ зи дълъ и помолодъль съ тъхъ поръ, какъ овъ пріфхаль.

Аленсандръ: - Точно! вы викогда со мною не были такъ веселы, какъ теперь съ братомъ.

Дмитрій Петровичь: — Не пеняй, брать, не пеняй-въдь и съ тобой всегда, а его сколько лёть не видаль. (Целуеть его). Ты, Юрій, точно портреть твоей покойной ма-TOUR.

Александръ: - Да, вогъ ужъ четыре года, кекъ братъ не быль дома... И самъ онъ много переменилси, и здесь въ Москет все кромъ насъ перемънилось... Я думаю, он в не узнаеть кнагивю Въру.

Юрій: — Какая княгиня?

Дмитрій Петровичь: Разві не знаешь?.. Въринька Загорскина вышла за князя Лиговекаго. Твоя прежняя московская страсть.

Юрій: — А! такъ она вышла замужь, и за

KHESS? Дмитрій Петровкчъ: — Какъ же, 3000 дущъ и человъвъ пречестный, предобрый;

они у насъ панимають бельэтажи, и сетдвя я ихъ зваль объдать.

Юрій: Киязы! я 3000 дунгы!.. а есть да у него своя въ придвчу

Динтрій Петровичъ: Онъ человькъ пречестный и жену обожаеть, старается ейугодить во всемъ: только пожеляй она чего, на другой же день пвител у ней на столь... Всь ел родные говорить, что ова счастлива, каки нельза болье

Александръ; — Батюшка, что прикажете

двлать съ этими бумагами?

Динтрій Петровичъ:- послы, по бунать ли инв тенерь.

Юрій: — Признаюсь... я думаль прежде, что серине са не продажно. Тенерь вижу, что оно стоило въсполько согь тысячь по-

Динтрій Петровичь: - Охъ, вы молопие льди а выдь самъ чувствуень, что она поступила бы безразсудно, если бъ надъялясь на ребяческую твою склонность.

Юрій: — А!. она еджавлась разсудительна. Александръ (въ преоторомъ полненія): - Батюшка! повъренный ждеть... нужне.

Дмитрій Петровичь: - А теперь, погла она вышла замужъ... твое самолюбіе тронутотебъ досадно, что она счастлива...

Александръ (преравал): Ватюніка... позвольте ... очень нужное дело. (Въ сторону). Неужели этогь разговорь никогда не кон-

Днитрій Петровичь: - Я сказаль тебь, что посль... Ты вкчно съ дълами; въдъ видинь, что я говорю серьезно. Натъ, Юми, это нехорошо. Впрочемъ, ты самъ увидишь, какъ она любить мужа.

Юрій: - Не можеть быть. Диитрій Петровичъ:-Вел ен родиме го-

ворять, и она сама.

Юрій:-А и говорю вамъ, батющки, что я по наслышка ужь имаю понятие о томь, что такое князь... Она любить его не можеть.

Александръ:-Она его любитъ страстно. Дмитрій Петровичъ: — Ну, братенъ, ты объ этомъ судить не можень. (Юрію). Онъ такъ холоденъ, такъ разсудителенъ, что, право, я часто желаль бы лучше, чтобь опъ быль вепыльчивъ и вктревъ... Вотъ ужъ можно держать нари, что никогда не влюбител и не надълаеть глупостей.

Аленсандръ: — Я остороженъ, батюшка;

порегу другихъ и себя.

У Лермонтовъ въ дражахъ своихъ легво ота вижь одно ими вивсто другого (Примът, пав изд. Bucker).

тово оправданіе... а тебъ, Юрій, я долженъ дать совъть и прошу тебя имъть, на этотъ разъ коть, ко мит полную довтренность. Я старъ, опытенъ и понимаю молодость. Я съ пълью завелъ этотъ разговоръ; выслушай: она теперь счастлива, я въ этомъ увъренъ, но она молода, она тебя любила прежде, и во всякомъ случат ваша встръча произвепеть въ ней некоторсе волнение. Если ты не покажешь никакого желанія возвратиться къ прежнему, если ты будешь обращаться съ нею, какъ съ женщиной, которую бы ты встратиль два раза на бала... то, повърь, въ скоромъ времени вы оба привыкнете къ мысли, что между вами не должно уже быть инчего общаго; но слушай, Юрій, я прошу тебя, не покушайся никогда разрушить ихъ супружеское счастіе: это удовольствіе визкое, оно отзывается чамъто похожимъ на зависть... Большая слава обольстить бѣдную, слабую женщину!.. Объщай миж вести себя благоразумно.

1003

Юрій: — Я объщаю не дълать перваго шага. Дмитрій Петровичъ:- Юрій!

Юрій: — Я не объщаю никогда больше, нежели могу исполнить.

Дмитрій Ретровичъ: - Я прошу тебя!.. ты знаень, какъ я друженъ съ ел семействомъ.

Слуга (входить): - Киязь Лиговскій съ

Александръ (въ сторову): — Ръшительная минута.

Юрій: — Батюшка, вы будете мною довольны.

(Входить пиягиня и князь. Княгиня и Юрій медзенно раскланялись, наблюдая другь друга.)

Князь: - Дмитрій Петровичъ! честь имью васъ поздравить съ прівздомъ Юрія Дмитріевича-я думаю, вы очень рады.

Дмитрій Петровичъ: — Благодарю васъ, князь, отъ всей души... Когда вы будете отцомъ, тогда и сами внолнъ меня поймете.

Князь (съ улыбкой):-Я надъюсь, что это будеть скоро. (Вфра отворачивается; потомъ).

Btpa: Monsieur Радинъ! рекоменцую вамъ моего мужа, прошу его нолюбить.

Юрій: —Я буду стараться, княгиня.

Князь:-А я наділось, что мы сойдемся: я, какъ говорять военные, въ полномъ смысть добрый малый.

Юрій: — Увидавъ васъ, князь, я это тотчасъ угадаль; (въ сторову) ея хладнокровіе меня бъсить.

Дмитрій Петровичъ: - Княгиня, милости просимъ; князь... (садятся).

Въра: Какъ вы находите, monsieur Paдинъ, я постаръла?

**Дмитрій Петровичъ:** — У него всегда го- ня; вы не постар'єли инсколько, хоти пенемвнились.

> Дмитрій Петровичъ: — Довольны дь вы. князь, вашей квартирой?

> **ннязь:** — Очень!.. прекрасныя комнаты. только довольно странное расположение: столько дверей, закоулковъ и ластницъ въ задней половинъ, что я въ первый день чуть не заплутался... Я, вы знаете, только вчера переъхалъ и теперь все занимаюсь уборкой комнать.

Въра: - Ахъ, вообразите, какъ мой Иьеръ миль!.. Сегодня и просынаюсь, и вдругь вижу у себя на туалетъ цълую модичю лавку... что жъ вышло: это все онъ мнъ попарилъ на новоселье.

Юрій:- Княгиня! это показываеть, вакъ дорого князь цънить вашу любовь.

Ниязь:-О, помилуйте! мит такъ пріятно ее тышить... за таждую ея ласку я готовъдать десять тысячъ.

Аленсандръ (въ сторону): За такую ла ску я ужъ отдаль спокойствіе, теперь отпамъ жизнь.

Киязь:- Что вы тапъ задумчивы, Александръ Динтріевичь? Вчера у насъ вы были гораздо веселве.

Въра: - Онъ всегда нечаленъ, когда другіе веселы.

Александръ: Если вамъ угодно, я буду

Въра: - Пожалуйста - это любопытно посмотръть.

Александръ:- Что жъ. извольте: не разсказать ли, какть тологал жена откунщина потеряла башмакъ въ собраніи - это счень смъщно, но вы такъ дебры, что вамъ будеть жалко. Разсказать, какъ киязь Иванъонтыхъ три часа толковаль мит объ устройствъ новой водяной мельинны и самъ ма халь руками на подобіе вътряной; вы самн видьли эту картину и не смъядись; повторыть, что разсказываеть онъ про своегодядю, какъ тотъ на 20 году отъ роду получиль пощечину, 72 года все искалъ сво его непріятеля, на 92-мъ нашель, замахнулся... и отъ натуги умерь-это смѣшно, только когда онъ самъ разсказываеть; наконецъ, говорить мнв свои глуности-вы къ нимъ ужъ слипиомъ привышля, и онъ мив самому надобли больше, чемъ кому нибудь.

Въра: — Вы сегоння расположены възлости. Александръ: - Право! - ну, такъ оправдаю вашу догадку и разскажу, какъ наша сосъдка плакала, когда почь отказала жениху съ миллюномъ, потому что онъ только разъвъ недълю брћеть бороду.

Юрій: Воть ука это было бы вовсе не смешно, и я бы на ел месте слегь въ по-Юрій: - Въ счастій не старілются, княги- стелю... милліонъ, да тугь не нужно нік ума, ни души, ни имени-господина мил- компъ-я съ радостью перенесу тком упре-

динтрій Петровичь: -- Полно, Юрій, это проей любен. елишкомъ по-петербургски.

Юрій: — Батюшка! везда такь дувають, п въ Петербургъ такъ говорять; но повърьте нв'в, женщина, отказавшая милліону, поздво Просьбу? Вы?.. А! это ужь еще что-то по-Сколько прелестей въ миллюнк! наряцы, подарки, вси утонченность роскопи, извиненіе вськъ слабостей, недостатковъ, уваженіе, любовь, дружба... Вы скажете-это будеть все одинъ обманъ; но и безъ того мы въчно обмануты, такъ лучше быть обма- ба! Ивгь жертвы, которой бы и не принесь нуту съ милліономъ.

**Амитрій** Петровичъ: - Я не полагаю, чтооъ многіе такъ думали.

ють по этимъ правиламъ.

Въра (въ сторону): - Онъ меня мучить. (Громко): Пьеръ, ты хогълъ показать Імитрію Петровичу, какъ убраны наши комнатыи объ чемъ-то съ нимъ переговорить.

Князь: - Ахъ, точно, я имбю до васъ маленькую просьбу на счеть условія.

Дмитрій Петровичъ: - Въ вашимъ услугамъ, внязь. (Уходять. Александръ приближает я къ Въръ и Юрію, съ минуту модчаніе).

Юрій (насившанго):—Да, княгиня, милліонъ вещь ужаская.

(Уходить. Она погружена въ захумчивость). Аленсандръ (береть ее за ругу): - Въра, твой мужъ... всв ушли, мы один... Воть ужъ сутки, каеъ з жду этой минуты, я видъль по твоему лицу, что ты хочешь мих что-то сказать. О, я читаю въ глазахътвоихъ, Въра. (Она отворачивается). Ты отворачиваенныел.. понечно, у тебя на душт какалнибудь новая, мучительная тайна-скорый, скоръй, влей ес въ мою душу... тамъ много ей подобныхъ, и она съ ними уживется. Какоениоудь сомнение? Что жъ? Ты знаешь, какъ некусно и умбю разръшать всё сомиваня.

Въра: — 0! я помню.

Александръ: - Ты помвишь, сколько мив стоило труда уничтожить твой единственный предразсудокъ, и вакъ потомъ ты мет была благодарна -- потому что я люблю тебя, Въра люблю больше, чьмъ ты можешь вообразить, люблю, какъ человъкъ, который въ первый разъ любимъ и счастливъ.

Въра. - Да, и елишкомъ все это хорошо

Александръ: - Что это? упрекъ? раскапомино. янье?.. И отчето же именно теперь, посль двухъ лътъ!.. О, я не хочу угадывать... нътъ, это минута неудовольствія; ты чемъ-нибудь огорчена... и зная, какъ я тебя люблю, ты изливаенть на меня свою досаму. Хорошо, Вина Въра, хороно, продолжай - это тебя успо

ки, лишь бы они были доказательствомъ

Въра (оборачивается):- Я ин био до васъ одну просьбу:

вое... это холодное ем, посла столькихь влятвъ и увъреній, посла столькихъ доказательствъ искренней нъжности, похоже на провлятие. Посмотримъ, сударыня... принажите... вы знаете, что мод жизнь принздлежить вамъ, зачемъ же тугь слово: просывашей минутной прихоти.

Въра: — 0, я не требую никакой жергвы! Александръ: - Тънъ хуже, Въра! большою Юрій: — Я знаю людей, которые поступа- жертвой и бы могь доказать теб'в свою ЛЮООВЬ...

> Въра (въ сторону): - Любовь - это несносно. Александръ: - Вижу, я начинаю докучать тебь-не мудрено. И глупены Зачамъ не употребляль и хигрости, чтобъ удержать твое сердие, когда хитростью пріобрвать его!... Но что дълать? А желаль хоть одинь разъ попробовать любви искренней, открытой... (Молчиніе). Говорите, что вамъ угодно?

Въра - Я хотъла васъ просить, чтобъ бы сказали вашему брату...

Аленсандръ: - Брату?

Въра (своро):-Да, скажите ему, что онъ меня чрезвычайно обидьль, намекая на богатетво мужа моего... вы сами знаете, отъ того ли я за него вышла ... это было безуміе, ошнова... скажите ему, просите его, чтобъ онъ, ради прежней нашей дружбы, не огорчаль меня болже... если это для васъ не жергва, то прошу васъ сказать ему... (Молчаніе).

Аленсандръ: - Хорошо, Въра, я скажу... Но это, вопреки тебъ, будеть служить доказательствомъ моей нъжности болъе всего

Въра (вротиявая руку): -0, мой другъ, ва свъть.

накъ и тебъ благодарна.

Алекса-Арь:--Нать, ради Бога, лучше не благодари. (Уходить; въ сторову). Конечно, я ничего ему не скажу!...

Въра (одна):-Оъ нынъшняго дня в чувствую, что и погибла!.. И не владью собою; какой-то злей духъ располагаеть монин поступками, моими словами.

Князь (высупувшись мль двери):—Въринька, Въринька! venez ici-Посмотри, какой чудесный трельяжь у Дмитрій Петровичазавтра же куплю тебѣ такой же точно.

Въра (вакъ би проспукинсь, встаеть): — (), боже! и вею жизнь слышать этоть голось! понень перваго акта.

## ДЪЙСТВІЕ ВТОРОЕ.

Сцена перван.

Въ комнатахъ князя Лиговскаго. Князь и Въра.

Князь: -- Въра! посмотри, какъ передълали твой брильянтовый фермуаръ.

Въра: Очень мило но туть есть новые

Князь: - Это любезность брильянтщика.

Въра - А! понимаю ... ты не хочешь моей благодарности... ты съ каждымъ днемъ д'ьлаешься милъе...

Князь: - Я радъ, что угодилъ тебъ.

Въра (въ сторону): - Угодилъ!.. право, другой подумаетъ, что онъ мой управитель.

Князь: - Мив очень понравился второй сынъ Дмитрія Петровича: не знаю, какъ

Въра: - И его давно знаю.

Князь:-Онъ веселаго нрава.

Въра: Слишкомъ веселаго.

Князь:- Признаюсь, я самъ таковъ и люблю посмънться, и, право, ты наконецъ надобшь мнѣ своей задумчивостью; а въдь Юрій Дмитріевичь не дурень; мнъ выраженіе лица его очень нравится,

Въра:-Какая-то насмъщинвая улыбка-я

боюсь говорить съ нимъ.

Князь: - Какое предубъжденіе!.. напротивъ, у него въ улыбкъ-то именно есть что-то доброе, простое... Я его разъ видълъ, а ужъ полюбилъ... а ты?..

Слуга (входить): - Юрій Дмитричъ Радинъ.

Юрій (входить):-Князь, я почель обязанностно засвидательствовать вамъ мое почтеніе...

Князь:- Мы съ женой постараемся превратить эту обязанность въ удовольствіе! Прошу садиться—а вы легки на поминъ мы съ женой сейчасъ лишь объ васъ говорили, и и ее выведу на свѣжую воду. Вообразите, она утверждаеть, что у васъ въ лицѣ есть что-то ядовитое, злое...

Юрій:-Можеть быть, княгиня права.

Несчастие дълаетъ злымъ.

Князь: - Ха-ха-ха. Какимъ у васъ быть несчастіямъ-вы такъ молоды

Юрій:-Князь! вы удивляетесь, потому что слишкомъ счастливы сами.

Князь: -- Слишкомъ! О, да это въ самомъ дълъ колкость-я начинаю върить

Юрій: — Върьте, прошу вась, върьте княгиня никогда еще никого не обманывала.

Въра (быстро прерываеть его): -Скажите, вы прямо въ намъ, или были ужъ гдънибудь?

Юрій: —Я сегодня сдёлаль нёсколько

визитовъ... И одинъ очень интересный Я быль такъ взволнованъ, что сердце и теперь у меня еще быется, какъ моло-TORB ...

Въра: - Взволнованы?...

Князь:- Върно встръча съ персоной, которую встарину обожали-это въчная исторін военной молодежи, прівзжающей въ отпускъ.

Юрій: Вы правы-я видъль дъвушку. въ которую былъ прежде влюбленъ до бе-

Въра (разсъявно):-А теперь?

Юрій:- Извините, это моя тайна; остальное, если угодно, разскажу...

Князь: Пожалуйста шисанныхъ романовъ я не терплю, а до настоящихъ-страстный охотникъ.

Юрій: - Я очень радъ; миѣ хочется также при комъ-нибудь облегчить душу. Вотъвидите, княгиня, года три съ половиною тому назадь я быль очень коротко знакомъ съ однимъ семействомъ, жившимъ въ Москвъ; лучше сказать, я быль принять въ немъ, какъ родной. Дъвушка, о которой хочу говорить, принадлежить къ этому семейству; она была умна, мила до чрезвычайности; красоты ен не описываю, потому что въ этомъ случав описание сдъладось бы портретомъ; имя же ел для меня труднопроизнесть.

Князь:-Върно очень романическое!

Юрій:-- Не знаю-- но отъ нея осталось мить одно только имя, которое въ минуты тоски привыкъ и произносить, какъ молитву; оно моя собственность, я его храню, какъ образъ-благословенія матери, какъ татаринъ хранитъ талисманъ съ могилы пророка.

Въра: - Вы очень прасноръчивы.

Юрій: — Тамъ лучше. Но слушайте: съ самаго начала нашего знакомства и не чувствоваль къ ней ничего особеннаго, кром'в дружбы... Говорить съ ней, сделать ей удовольствие было пріятно-и только. Ея характеръ мнъ правился: въ немъ видълъ и какую-то пылкость, твердость и благородство, ръдко замътныя въ нашихъ женщинахъ; однимъ словомъ что-то первобытное, что-то увлекающее. Частыя встръчи, частыя прогузки, невольно пркий взглядъ, случайное пожатіе руки-много ли надо, чтобъ разбудить танвшуюся искру?... Во мит она вспыхнула; я быль увлеченъ этой дѣвушкой, я быль околдовань ею; вокругъ нея быль какой-то волшебный очеркъ; вступивъ за его границу, я уже не принадлежаль себь; она вырвала у меня признаніе, она разограла во мна любовь, я предался ей, какъ судьбъ; она нетребовала ни объщаній ни клятивь, когда и нихь, то на Върг. Въра, опровиную голову на поцелуи на ея огненное плече; но сама ванлась любить меня въчно. Мы разстались — она была безъ чувствъ; всъ приписывали то припадку бользни—и одинь зналу, мною. причину... Я убхаль съ твердымъ намъреніемъ возвратиться скоро. Она была мояя быль въ ней увъренъ, какъ въ самомъ себь. Прошло три года разлуки, мучитель- вварить печаль; какъ рабъ, которому ты ные, пустые три тода; я далеко подвинулся можещь приказать умереть за тебя порогой жизни, но прагоценное чувство слеовало за мною. Случалось мнъ возлъ дру- вой упрекъ, живое расканные — в хотыла тихи, женщинъ забыться на мгновенье; но молиться-теперь не могу молиться. послъ первой вспышки, я тогчасъ замъчаль вазницу, убійственную для нихь-ни одна чени не привизала, и воть наконець и вернулся на родину.

**Князь**: — Завязка романа очень обыкно-

венна...

1009

Юрій: —Для васъ, князь, и развязка поважется обыкновенна... Я ее нашель замужемъ — я проглотиль свое общенство изъ гордости... Но одинь Богь видьль, что пронеходило здась.

Князь:- Что жъ? Нельзя было ей ждать

вась въчно.

Юрій: — Я ничего не требоваль — объщанія ва омли произвольны.

Киязь: - Вфтреность, молодость, неопыт-

вость-ее надо простить.

Юрій: — Киязь, я не думаль обвинять ее... но мит больно.

Княгиня (дрожащимъ голосомъ): — Извините-но можеть быть она нашла человака еще достойные вась.

Юрій: —Онъ старъ и глупъ.

Князы-- Пу, такъ очень богатъ и знатенъ.

Юрій:-Да.

Князь-Помилуйте-да это нынче главпое! ен поступовъ совершенно въ духъ въка. Юрій (подумавь):- Съ этимъ не спорю.

Князь: - На вашемь мьеть я бы теперь за ней поволочился; если ен мужъ таковъ, вакъ вы говорите, то, въроятно, она васъ еще любить.

Въра (быстро):- Не можеть быть.

Юрій (пристально взгляпувь на нее):—Извините, княгиня! теперь и увъренъ, что она мени еще лобить. (Хочеть идти).

Князь: - Куда вы!

Князь: - Побденте вибеть на Кузнецкій. Юрій: — Куда-нпоудь.

(Два слова на ухо).

Юрій: — Извольте, куда хогите. (Выходять). і Князь: — Прощай, Въринька. (Идеть и въ веряхъ встричаеть Александра). Извините, Александръ Дингріевичь — а вогь жена цьлое

(Александрь входить медленно, смотрить то на

санику стуга, закрыза лицо рукали).

Александръ (про себя); —Онъ быль аттел, она въ отчанным (глухо). Я погнов.

Въра (отвривь глаза): — А! опять передо

Александръ:-Опять и всегда какъ жертва, на которую ты можешь излить свою досаду, какъ другь, которому ты можеш-

Въра — О, поди, оставъ меня... Гы жи-

Аленсандръ: - Если бъ и умель молитьси, Въра, то призвалъ бы на твою голову благодать Бога въчнаго... но ты знасив, и умкю только любить.

Въра: - Я инчего не знаю... Уйди, ради неоа, унди.

Александръ:-Ты меня не любишь.

Въра:- П тебя ненавижу.

Аленсандръ: — Хорошо!.. Это немножно легче равнодушіл-за что же мени ненавадъть?.. За что... Говори, за что?..

Въра: — 0, ты ныште недогадацивъ... Ты не понимаеть, что посла проступка можеть оставаться въ сердић женщины искра добродътели; ты не понимаеть, какъ ужасно чувствовать возможность быть непорочнов... и не сизть объ этомъ думать, не смить дать себв этого имени ...

Александръ:- Да, позниаю! несносно для самолюбія.

Въра: - Если бъ не ты, не твое здекое лекусство, если оъ не твои здовитьм ръчи, а бы могла еще требовать уваженія мужа и по правней мърт сивдо смотръть ему въ raasa.

Александръ: — И смъло любить другого. Въра (испутавшись): -- Нъть, неправда, неправда! такан мысаь не приходила мнь въ

Александры: — Къ чему заинратьея? Я голову. не мужъ твой, Въра; не имью никакихъ правъ съ тъхъ поръ, накъ потерилъ любовъ двою... И что жъ мин удивляться!.. И третій, которому ты изміниваць— современема будеть и двадцатый!. Если ты почитаени. себя преступной, то преступления твои не любовь по мит — а замужество!.. союзь неровный, противный законамъ природы и правственности... Признайся же мив, Вкра; ты снова аюбишь моего брата?

Александръ: - Если хочень, то и уступлю тебя брату; стану издали, украдкой смо трыть на ваши свыжія ласки и стану думать про себя: такъ точно и ябыль счаст ливь., очень недавно...

полжна терпъть!

Аленсандръ: - Я палачъ? Я, самый снисходительный изъ любовниковъ!.. я, готовый быть твоимъ безмоленымъ повъреннымъ - плати только мив по одной дасковой улыбкъ въ день. Многіе платить дороже. Въра.

Въра: - 0. лучше убей меня.

Александръ: - Дитя, развѣ и похожъ на убійну?..

Въра: - Ты хуже!

Александръ: - Да, такова была мол участь со дня рожденія... Всъ читали на моемъ лицъ какіе-то признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было, но ихъ предполагалии они родились. Я быль скромень, меня бранили за лукавство - я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло, никто меня не ласкалъ, всв оскорбляли - я сталъ влопамятенъ. Я быль угрюмъ, братъ весель и открытень, я чувствоваль себя выше его- меня ставили ниже - я стълался вавистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ-меня никто не любиль, и я выучился ненавидыть... Моя безцвытная молодость протекла въ борьбъ съ судьбой и свътомъ; лучиня чувства, боясь насміники, я хорониль въ глубину сердца, они тамъ и умерли; и сталь честолюбивъ, служилъ долгоменя обходили; я пустился въ большой свъть, сдълался искусенъ въ наукъ жизни-а видълъ, какъ другіе безъ пскусства счастливы; въ груди моей возникло отчаянье, не то, которое лечатъ дуломъ пистолета, но то отчанные, которому нътъ лекарства ни въ здъшней, ни въ будущей жизни; наконецъ, я сдълалъ послъднее усиліе — я різшился узнать хоть разъ, что значить быть любимымъ... и для этого избраль тебя.

Въра (смотря на него пристально):— 0, Боже!.. И ты надо мной не сжалился.

Александръ: - Богъ меня посланъ къ тебъ, какъ необходимое въ жизни несчастие. Но для меня ты была ангеломъ - спасителемъ. Когда я увидалъ возможность обладать твоей любовью, то для меня не стало препятствій; всей силой неутомимой воли, всей силой отчалныя и уценился за эту райскую мысль... Вет средства были хороши; я, кажется, сділаль бы самую неслыханную низость, чтобъ достигнуть моей цъли... Но вспомни, вспомни, Въра, что я погибаль. НЪтъ, я не обмануль, не обольстиль тебя - нътъ, было написано въ книгв судьбы, что я не совсемъ еще погнону!.. /2 ты меня любила, Въра! Никто на свътъ меня не разувърять-никто не вырветь у меня изъ цупи воспоминаній о моемъ един-

Въра: — Да ты мучитель... палачъ... И я ственномъ блаженствъ! О, какъ оно было полно, восхитительно, необългно... Видишь видинь слезы... не изобратено еще муки. которая бы вырвала такую каплю изъ глазъ монхъ... а теперь плачу, какъ ребенокъ плачу... когда веномниль, что быль одинь разь въ жизни счастливъ... (упадаеть на колени и хватаеть ел руки) О, ПОЗВОЛЬ, ПОЗВОЛЬ МНЕ ПО крайней мъръ плакать.

Въра: - Послушай, Александръ, послушай... что же мнъ дълать?.. Мнъ жаль, но я не люблю тебя; не могу, не могу больше любить... я всегда ошибалась-мы не созданы другъ для друга... Что же мнв двлаты!.. (Александръ встаеть). Послушай, забудь, оставь меня... Или нъть, я увду далеко, далеко... Не обращай на меня випианія-я не ангель, я слабая, безумная женшина... я тебя не понимаю... я тебя боюсь!... Презирай мени, если тебѣ оть этого будеть легче, но оставь, не мучь...

Аленсандръ: - Хорошо, хорошо, Въра, Я тебя оставлю -ты меня не увидишь... но я, мон мысль, мой взорь, мой слухь будугь въчно съ тобой; когда ты будешь весела и довольна, то и о себъ не напомию, но въ минуты печали я буду тебь авлаться-и ты утъщинься, види, что есть на свъть человыкъ, который несчастиве тебя!

Въра:-- Но зачъмъ же, зачъмъ?.. Попробуй полюбить другую - я знаю много женщинь, которымь ты нравишься... А меня оставь жить, какъ судьбѣ угодно!.. Что можеть быть между нами общаго-безь любви... Я тебя прощаю отъ всего сердца.

Александръ:- Какое великодушіе!

Въра: -Объщаюсь забыть всь мученія,

которымъ ты быль причиной.

Александръ: - И ты думаешь обмануть меня!-я ты думаень, что я не лучше тебя самой читаю въ глубинъ дуппи твоей? Мена обмануть? Да внаешь ли, что это почти невозможно.. Ты выбрала минуту слабоститы думала, что слезы помъщають мнъ видъть всю тонкость твоего намъренія! Я знаю, что ты хочень избавиться оть моего надзора, какъ отъ любви моей, чтобъ на свободь отдать мое масто другому-эта мысль еще не развилась въ умѣ твоемъ, ты говоришь по какому-то невольному побуждению... Но я вижу эту мысль во всей ся ужасной наготь... и этого не будеть... Нъть, что хоть разъ мий принадлежало, то не должно радовать другого... А этогь другой - мой брать Юрій. Слышишь ди, я и это знаю.

Въра (съ гордостью): — Такое подозръние слишкомъ обидно... Съ сей минуты мы чужды другь другу... Прощайте, я вась не знаю... позводяю вамъ метить всеми возможными, даже низкими средствами.

дленсандръ: - Какъ? неужели и ты, и ты деть въ силахъ ни въ чемъ противиться:дденски драго моей ничего благо- Вы до этого не допустите брата.

Аленсандръ:-0!

Въра: Оставьте, оставьте меня... еще одна минута, и я умру. (Упадаеть на кресла).

**Аленсандръ:**— Я нду... только онъ никогна не будетъ твоимъ-никогда... (Полойля въ веери и оборачиваясь). Слышнінь ли, никогда. ROBERT RTOPOTO ARTA.

## ABRICIBLE TPETLE

Сцена первая.

динтрій Петровичъ входить. Александръ его ведеть подъ руку и сажаеть.

Александръ:-Вы вынче что-то необывновенно слабы, батюшка.

**Дмитрій** Петровичъ: — Старость, брать, глонеть!. старость — пора убираться... Да, ты что-то хотьль сказать

Александръ:-Да, точно... есть одно пъло. объ которомъ и непреминно долженъ съ вами поговорить.

**Дмитрій** Петровичь:—Это вірно насчеть процентовъ въ опекунскій согать... Да не знаю, есть ли у меня деньги...

Александръ-Въ этомъ случав деньги не помогуть, батюшка.

Дмитрій Петровичъ:- Что?.. Что такое съ Юринькой случилось?

Дмитрій Петровичъ: — Не проиградся ли

Аленсандръ: - 0, вътъ!

Дмитрій Петровичь: — Послушай... если ты мий скажень про него что-вибудь дур-•ное, такъ объявляю заравће .. я не повърю... я знаю, ты его не любишь!

Александръ: - Итакъ, я ничего не могу сказать... А вы одни могли бы удержать его. Дмитрій Петровичь:-Ты во всехъ пред-

нолагаешь дурное.

Аленсандръ: - Я молчу, батюшка.

Дмитрій Петровичъ: — Видно я правду говорю — коли ты не смъешь и защищаться!... Александръ:-- Я чувствую, что человъку не надо силы противнться судьов своей!

Дмитрій Петровичъ:- Ты меня выведень изъ терпънія... Ну, скажи что ли скоръе, что ты еще открыль—вь чемъ предостерегать!

Аленсандръ:-- Порій влюбленъ въ кваги-

Дмитрій Петровичъ: Да, я самъ подозръ-HIO BEDV. ваю, что енъ не совстмъ се забылъ...а она?

Александръ:- Она-его экобить страстно-о, я это знаю... Я нако доказательства... Я вамъ клянусь честью... Спасите хоть ее.. еще два, три дня... и она не бу-

Дмитрій Петровичъ: —Да — да — это векърошо... Но Юрій не захочеть, не рашится Александръ: -- А минута страсти, самозабвенія?.. Одна минута!

Динтрій Петровичъ: - Это нехорошо... Ты правъ... Благодарю, что сказалъ... Да что же дълать? Поговорять развъ Юрію...

Аленсандръ: — 01 это хуже всего... Онъ ужъ слишкомъ далеко зашелъ... Надо, чтобъ кназь убхадъ... Потомъ брату кончится отпускъ... И они никогда, по прайней мъръ долго, не увидатся...

Диитрій Петровичъ: - Вѣдная женщина!... Аленсандръ: — 0, если бъ вы видели, какъ она страдаеть въ борьов съ собою... Но я ее знаю... еще изсколько дней... и она по-

Динтрій Петровичъ: П хвалю тебя, Алевсандуь!.. Ты всегда быль строгихъ правиль, хогя не очень чувствителень... Но накъ же быть?

Аленсандръ:- Предупредить князи! Сказать ему просто!.

Дмитрій Петровичъ: - Разсорять его съ женой?..

Александръ: - Овъ благоразумный и добрый человакъ... Скажите ему только, что 10рій влюбленъ въ княгиню..: Это вашъ долгъ, долгъ отца и честнаго человъка... Александръ:- Не пугайтесь, онъ здоровъ Обълсинте ему, что вы нимало не подокръваете его жены... Но что, живя въ одномъ дом'в, ен репутація можеть пострадать, брать можеть проболгаться, похвастаться двусмысленнымъ образомъ-изъ самолюби... Мало зн!.. однимъ словомъ, кинзь долженъ VEXATE ...

Слуга (входить). — Кинзь Лиговскій.

Дмитрій Петровичъ: — Надо подумать... Какъ же такъ опрометчиво поступать — надо бы подумать.

Александръ: — Минуты дороги... Вы видите, сама судьба его вамъ посылаеть. (Входить

Князь:-А и сейчасъ съ Кузнецкаго моста, покупаль все жент нариды къ празднику... Столько хлопогь, что ужасъ... Вогь эти молодые люди не знають, что такое

Динтрій Петровичъ: - Пріятно со стороны смотрыть, какъ вы любите вашу супругу,

Князь: - Я жену очень люблю - однако видите, я со всемъ темъ мужъ благоразумный-хочу, чтобъ меня слушались, и въ случай нужды имкю твердость-о, я очень твердъ! - Какъ вы нынче въ своемъ здо-Двитрій Петровичъ: — Влагодарю... Я

нынче что-то слабъ... И къ тому же разстроенъ... Охъ, дъти, дъти!

Князь: - Разстроены... Помилуйте, вы,

кажется, такъ счастливы дётьми.

**Дмитрій Петровичъ:** — Это правда... Но иногда и самыя лучшія діти ділають глу-

Князь:- Да помилуйте!.. Вы несправедливы. Какія же глупости... Но, извините, это слишкомъ нескромно ...

**Дмитрій** Петровичъ: — Ничего, князь—напротивъ... Это дъло даже больше касается до васъ, нежели до меня.

(Адександръ делаеть знавъ отцу и уходить).

Князь:- По меня?...

Динтрій Петровичъ: — Мой полгъ повелъваетъ миъ сказать. Но и не знаю, какъ ръшиться.

Ниязь:- Развъ это что-инбудь...

Диитрій Петровичъ: - Воть видите, я не знаю, какъ вы примите.

Князь:- Па развъ?..

Дмитрій Петровичъ: - Успокойтесь-это еще не опасно.

Князь:-Слава Богу... такъ еще не опасно. -- Уфъ!...

Дмитрій Петровичъ: - Мой сынъ Юрій... Князь:-- Юрій Дмитріевичь? Онъ со мной пикакихъ не имълъ сношеній!..

Дмитрій Петровичъ:- Я не говорю, чтобъ онь имъль сношение съ вами или съ къмънибудь изъ вашего дома .. но ваша жена ... еще до замужества... ея прасота, любезность!..

Киязь: Вотъ видите, Дмитрій Петровичъ... Я этихъ достоинствъ еще самъ въ ней хорошенько не разсмотрѣлъ... Не потому говорю такъ, что она мон жена- но въдь я не поэть! О, вовсе не поэть!.. Я женился потому, что надо было женитьсяженился на ней потому, что она показалась мив добраго и тихаго права; люблю ее потому, что надобно любить жену, чтобъ быть счастливу... Я васъ прерваль, пожалуйста, продолжайте

Дмитрій Петровичь: - Это не такъ дегко,

Кьязь:- Прошу васъ, для меня себя не принужданте.

Дмитрій Петровичъ: — Одинмъ словомъ, мой сынь Юрій быль влюблень вь вашу супругу до ен замужества-и, кажетен, быль въсколько ей пріятенъ.

Князь:- 0, я увъренъ, что теперь эта страсть прошла.

Дмитрій Петровичъ: Къ сожальнію, не прошла!-со стороны моего сына.

Князь: Тъмъ хуже для него.

Дмитрій Петровичъ: — Я боялся, чтобъ

честнаго человъка ръшился васъ предупредить, на всякій случай...

Князь: — Лишь бы жена была мат втона больше я и знать не хочу!

Дмитрій Петровичъ: - Я не сомнъваюсь въ добродътели княгини.

Князь:-- И я тоже.

ДРАМАТИЧЕСКІЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

Дмитрій Петровичь (со вздохомь): - Вы очень счастливы...

Киязь:- Не спорю-съ, Виругъ какъ бы вспоменьь что то, хватаеть себя за голову и водакиваеть). — О, я дуракъ! о, я пошлый дурачина!.. О, глупая, ослиная голова!.. Вы правы - а и дубина!.. Теперь вспомниль... О, пошлая недогадливость!.. Теперь понимаю... понимаю... этоть анекдоть!.. все было на мой счеть сказано... а я сумасшетшійему же совътую волочиться за моей женойа ел смущение... Въдь надо было мнъ жениться- въ 42 года!.. съ монть добрымъ. простосердечнымъ нравомъ-жевиться!...

**Дмитрій** Петровичь: — Успокойтесь — прошу васъ, все еще поправить можно.

**Князь:** — Нать, никогда не успокоюсь (CELHICE)

Дмитрій Петровичъ: — Л вамъ это сказалъ но долгу честнаго человъка... и потому, что знаю сына: онъ дегко можеть напрать глупостей-и невинными образомы въ свъть компрометировать княганю-притомъ она молода-можетъ завлечься невольно - скажуть, что живя въ одномъ домъ ...

Князь: Вы правы-посудите тенерь! ну, не несчастивний ли я человъкъ въ мір1

Амитрій Петровичь: — Утышьтесь... II очень понимаю ваше положение- но что же

Князь:- Что дълать? - Вотъ видите, я человъкъ ръшительный - завтра же убду изъ Москвы въ деревню-нынче же велю все готовить.

Дмитрій Петровичь: - Это самов лучшев средство-самое върное-тихо, безъ шуму-

Князь: - Да, тихо, безъ шуму!.. уъхать изъ Москвы, зимой, наканунъ праздниковъвоть женщины! О, женщины! Прощайте, Дмитрій Петровичь, прощайте! о, вы увидите, что и человъкъ ръшительный!

Дмитрій Петровичъ:- Не взыщите, я говориль отъ сердца, кинзь-по-стариковски притомъ и всегда быль строгихъ правилъ... (Хочеть встать).

Князь:- Не безпокойтесь... Вы истинный мой другъ... Прощайте!.. О, я человъкъ ръшительный ... (Уходить).

Дмитрій Петровичъ: — Ну, слава Богу, съ плечь долой — все уладиль — охъ, дъти, дъти ... (Юрій входить и хохочеть во все горло).

Юрій: — Вообразите, ха, ха, ха, ха... Илть, это и вамъ не было непріятно! по долгу я віжь этого не забуду... Килав, ха, ха, ха я подаю ему руку и говорю: здравствуйте, настся—я радь, очень радь! Посмотримы! чиль кошачью мину и руку положиль вы нарманъ: ничего-съ - къ несчастно, все ставарые .. потомъ шагь назадъ и сталь въ порос.. ного... Я скорый бъжать, чтобъ не фырквошутили — милан шутка! нуть ему въ глаза... Не знаете ли, батюшка, отчего такая немилость?

Дмитрій Петровичъ: — А ты хочешь волопиться за женой и чтобъ мужъ тебь въ ноги будеть мол. изанялся! Кабы въ наше время, такъ ему нало тебя не такъ еще проучить.

Юрій (серьезно): — Я волочусь за его жегой? Кто ему это сказаль?

Дмитрій Петровичъ: - Ну, въдь признай- руку). Онъ злодъй - онъ убилъ меня! ся: ты въ нее влюблевъ?

Юрій: — Онть о прежнемъ ничего не знасть вынус или викогда... Они хотить у менл и единькомъ глупъ, чтобъ теперь догадаться. се вырвать-развъ я даромъ три года ду-

стнаго человъка быль ему сказать. Юрій: — А позвольте: вто жъ этогь черезь- года мучетельных в часовь тоски глубовов. чидания человых человых

Линтрій Петровичъ:-А если бъ даже д. безъ спору, и въ ту самую минуту, когда

Юрій: —Вы, батюшка?

Дмитрій Петровичь: — Да, я не терплю возможно! (пиметь зависку и складиваеть.) безиравственности, безпутства.. Въ мои льта - Кажется, такъ оно удастся. (Отворяеть зверь трудно смотръть на такія вещи и молчать.. Хорошій отенъ должень удерживать сына въ военной дивреф). Послушай, оть твоего оть безчествыхъ поступковъ-а если сынъ его не слушаеть, то машать ему всими сведствами.

Юрій: — А, такъ вы ему сказаль?

Димтрій Петровичь: - Да, не прогилвайся-н книзь завтра же увозить жеву въ деревию.

Юрій: — 01 это нестершию!

Дмитрій Петровичь: — Вздоръ, вздоръ!... Что такое за упрямство, будго нъгь другихь женшинъ.

Юрій: — Для меня нагъ другихъ женщинъ. Я хочу, хочу... Да знаете ли, батюшка, что это ужасно... Кто вамъ внушилъ эту ад-CRYIO MEICAL?

Дмитрій Петровичь:--Кто внушняв?.. П ты смфешь это говорить отцу, и какому отну! который тебя любить больше жизиг, тобою только и дышегь — воть благодарвость! развъ и такъ ужъ старъ, такъ глупъ, что не вижу самъ, что дурно, что хорошо! . Нъть, никогда не донущу тебъ сдълать журное дъло — опомнишься, самъ будешь олагодаренъ и попросишь прошенія!

Юрій: - Никогда!.. Прощенія!.. Мит еще васъ благодарить — за что? Вы мят даля жизнь-и теперь ее отняли-на что мизжизнь? Я не могу жить безь нея-петт, я вамъ никогда не павивю этого неступка Дмитрій Петровичь: - Юрій, Юрій! поду-

Юрій: — II не уступлю Борьба пачимай, что ты говоришь.

всь противъ меня-и я противъ всъхы. Дмитрій Петровичь: — Сжалься, Юрій,

надъ старикомъ-ты меня убиваешь. Юрій: А вы надо мною сжалились? Вы

Дмитрій Петровичь: — 0, ради Бога, пере-

Юрій: — Князь завтра бдеть, а нынче Въра

(Идеть пъ столу).

Динтрій Петровичъ: — Александръ! Алепсандры! Онъ убиль меня-меня дурно! (Александръ вбегаеть, подимаеть и педеть его поль

Юрій (одивь):- Нынче она будеть моя-Лмитрій Петровичь: - Долгь всянаго че- маль объ ней день и ночь. Три года сожальній, надеждъ, недоспанныхъ почей; тыв неизлечимой-и посла этого и се отдамъ я на краю блаженства. На навъ же это и вличеть). Ванюшка! (Входоть молодой лакей непусства теперь завненть жизнь мел.

> Ванюшка: - Вы знаете, сударь, что я вамъ всеми силами радъ служить.

> Юрій:-Когда ты едблаемь, что я прикажу, то проен чего хочешь.

Ванюшка: - Слушаю-съ.

Юрій: - Если же негь - ты ногибъ!

Ванюшка: - Слушаю-съ.

Юрій: - Видишь эту записку. Черезь часъ, никакъ не позже, она должна быть въ рукахъ у княгини Лиговской.

(Александръ пованивается въ другой двери). Ванюшка: - Помилуйте, сударь, да это самое пустое дело. Я познакомился ужи съ ел горинчною; а у насъ въ нустой половинъ такіе закоулки, что можно вездь пройти днемъ такъ же безоплено, какъ

Юрій: Я на тебя надъюсь. Только, смотночью ... ри, не позже, какъ черезъ часъ. (Уходить). Ванюшна: - Черезъ пять минуть, сударь... (про себя). Мы съ бариномъ видно не промахи-четыре двя пакъ адъсь, а ужъ дъла много сдълали. (Хочеть нати).

Александръ (подврился сзади и ехваты-

ваеть его за руку):-- Постой! Ванюшка (исвуганный):— Тто это вы, ба-

Александръ: - У тебя воть въ этой рупь ринъ!

Ванюшка:- Никакъ нътъ-съ.

Александов (хочеть ванть):-А воть уви-

Ванюшка: - Я закричу-съ, вашъ братецъ услышить!

Александръ (въ сторону):- Попробую другой способъ! (Ему). Видишь воть этотъ вошелекъ, въ немъ 20 червонцевъ; они твои, если ты дашь мив ее прочесть-такъ, изъ

Ванюшна: - Только никому сами не извольте сказывать.

Аленсандръ: - Я буду молчаливъ, какъ могала. (Висываеть деньги въ руки).

Ванюшка: - А если изорвете, сударь, такъ

я скажу своему барину.

Александръ (про себл):-Я умру, а не уступлю ему эту женщину!.. (Читаеть). «Вашъ мужъ все знаетъ... Я васъ люблю больше всего на свътъ, вы меня любитевъ этомъ и также увъренъ... Сегодни вечеромъ, въ 12 часовъ, я долженъ съ вами говорить; будьте въ этотъ часъ въ большой валѣ пустой части дома: вы спуститесь по круглой ластница и пройдете черезъ корридоръ; если черезъ два часа я не получу желаемаго отвъта, то иду къ вашему мужу заставлю его драться и, надъюсь, убыю. Въ этомъ клянусь вамъ честію... Ничто его не спасеть, въ случав вашего отказа. Выбирайте». А! искусно написано!..

Ванюшка: -- Пожалуйте, сударь, записку-миъ пора.

Аленсандръ: - А если я ее изорву, говори, что ты хочень за это; все, что попросинь... Тысячу, двъ?..

Ванюшка: — И милліона не надобно-съ.

Александръ: - Я тебя умоляю!..

Ванюшка: - Вотъ видите, сударь, мив вельно ее отнести, и я отнесу; о томъ, чтобъ ее не показывать, вичего не сказано, и я ее вамъ показаль.

Александръ (подумавъ): - Хороню, отнеси ее! (Слуга уходить). (Про себя). Я все-таки найду средство имъ помъщать.

конецъ третьяго акта.

## ДЪЙСТВІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

СЦЕНА ПЕРВАЯ.

Большая заброшенная компата; развалившійся наминъ; съ въвой стороны виденъ корридоръ, освіщенный въ овна дуной, въ корридорії спускается лестинца; направо две ступени и дверь, а въ середнив степляниая дверь на балковъ. Лупное ocebmenie.

Александръ (входить съ правой стороны изъ двери и запираетъ ихъ ключемъ; онъ въ широкемь пя щі):-Хоть старъ замокъ, а не скоро его сломаешь... и покуда я здёсь цары.. Жалкая власть! жалкое удовольствіе, украденное изъ рукъ судьбы... и горькое,

какъ хльбъ нищаго-за то я, по крайней мара, хотя противъ ея воли, но еще разъ прижму ее къ груди своей; мой огненный поцалуй, какъ печать, останется на устахъ ея, и она будеть мучиться этой мыслію; оно такъ и следуеть: вмёсть были счастливы, выжеть и страдать! - Въ темноть. подъ этимъ плащемъ она не скоро меня узнасть! Можеть быть, даже въроятно, что мнъ удастся подъ чужимъ именемъ выманить два-три ласковыя слова... О! какой ангель внушиль мив эту: мысль. - Богъ. видимо, хочеть вознаградить меня за 30льтнія муки, за 30 льть жизни пустой н напрасной. (Задумывается). Да, мить 30 лать... а что я сделаль? зачемь жиль?.. Говорять. что я эгоисть: итакъ, я жиль для себя?..Нътъ... я во всемъ себф отказывалъ, въчно быль молчаливой жертвой чужихъ прихотей, въчно боролся съ своими страстями, не пскаль никакихъ наслажденій, быль самъ себъ въ тагость, даже зла никому умышленно не сделаль... Итакъ, я жилъ для другихъ?также нътъ . н никому не дълалъ добра, боясь встратить неблагодарность, презираль глунцовъ, боялся умныхъ, былъ далект отъ встхъ, не заботился ни о комъ — одинъ, всегда одинъ, отверженный, какъ Каннъ, Богъ знаетъ, за чье преступление — и потомъ одинъ разъ встратить что-то похожее на любовь-однет только разъ-и туть видёть, знать, что я обизанъ этимъ искусству, случаю, даже, можетъ быть, лишней чашкъ шоколаду... наконецъ, противъ воли предавшись чудному, сладкому чувству - потерять все-и остаться опять одному съ ядовитымъ сомнаниемъ въ груди, съ сомнаніемъ вічнымъ, которому піть границы. (Ходить взадъ и впередъ). Отчего и накогда не могу забыться? Отчего я читаю въ душъ своей, какъ въ открытой книгъ? Отчего самыя обыкновенныя чувства у меня такъ мертвы? Отчего теперь, въ самую рашительную минуту моей жизни, сердце мое ненодвижно, умъ свъжъ, голова холодна... Я, право, кажется, могъ бы теперь съ любымъ глупцомъ говорить битый часъ о погодъ: видно, я такъ созданъ, видно, недостаеть какой-нибудь звучной струны въ моемъ сердцъ... О! лучше бы ужъ я родился слень, глухъ и немъ... обо мит бы, по крайней мъръ, сожальли. (Въра показывается на мъстинцъ). Это она... такъ точно-теперь я долженъ призвать на помощь всю свою

Въра. - Довольны ли вы .. Что можетъ сделать женщина больше... но это дурно, дурно принудить меня такимъ средствомъ.

Александръ: - Я также выбралъ между жизнью и смертью.

Въра:- Ръшившись вамъ повиноватьса, п пъшилась также васъ забыть... Аленсандръ (хочеть ее общать): — 0, это

женская хитрость.

Въра: — Нътъ... нъть — я вамъ скажу также, что я люблю васъ.

Аленсандръ:- Меня одного?

1021

Въра: — Одного, клянусь небомъ! —я могла заблуждаться — но теперь чувствую, что сердце мое никогда не измънилось. (Александръ вздыхаетъ). — Однако, не смотри на это, иы должны разстаться навсегда... Мых трудно такъ же, какъ и вамъ, объ этомъ пумать; но теперь мы будемъ благоразумнье, чьмъ въ минуту первой разлуки нашей—я ужъ не могу быть счастлива, но а следую моде, фанфаронъ порова и эгоепокойствие для меня еще возможно-оставьте мнв хоть это!..

Аденсандръ: У меня и этого не останется. Въра: — Въръте миъ, женщина благородная тебъ нужны были ласки, чъп-нибудь ласки, ножеть на минуту забыть свой долгь, но всегда приходить время, когда она чув- появленія другого, достойнъйшаго... Не ствуеть, что должна возвратиться къ нему; дрожи, не подвимай глаза къ небу... Некавремя это для меня настало: никакое искус- зане упало тебт оттуда... Ты не мученила ство, накактя угрозы не поколеблить моей твердости. Юрій! дайте мей руку, объщайте, накъ другу, какъ женщий которой постоянной мыслым были вы, объщайте никогма не покуппаться оторвать вакую бы то му назначила покорность, другому вздохи не было женщину отъ ея обязанностей- и признанія, третьему, самому послушноэто ужасно, Юрій!.. это иногда хуже убій- му, ты назвачила мученія ревности, пыт-

Александръ: — О, молю, однеъ прощельный поцълуй!

Въра: Нътъ, разстанемся друзьями вачьмъ такое испытаніе:

Александръ: Я буду покоренъ во всемътолько одинъ поцелуй-ты непременно должиз... непремънно... Одинъ... только одинъ... и потомъ пусть нежду нами обрушится въч-НОСТЬ. (Увлекаеть и целуеть; лучь и сачний унадаеть на его лицо, и она узнаеть... вскрикаваеть громко).

Въра: — 0! опять онъ, опять!

Аленсандръ: - Я ужъ сназалъ тебф: опять и всегда — никто не займеть моего мъста. Въра: - Это обманъ неслыханный - пусти, пусти мит руку... Я къ тебт чувствую отвращение!..

Александръ: - Знаю, знаю все; но ты не уйдешь отсюда... И ты подумала, что я не останусь въренъ своей плятвъ?. Да, я здъсь, а твой страстный любовникъ теперь спить кръпко за двуил замками... Видишь эту дверь—за нею еще дверь; онъ объ заперты... Онъ долженъ сломать замки... можеть быть это ему и удастен... Но тогда онъ увидить тебя въ монхъ объятихъ...

Въра: - Боже мой, Боже мой! я дозжна была знать, что онъ на все способены

Александръ: - Ха, ха, ха, развъ ты этого прежде не звала! Развъ годъ тому назад. когда ты въ упоевін страсти лежала пъ монуь объятіяхъ, погда твои попелуп горъзн на губахъ монхъ развъ тогда еще я не предваряль тебя? Развъ я не говориль: Въра, ты любишь человъка ужаснаго, когорый не имъеть вичего святого, кромъ тебя, и то пока онъ любимъ, человъка съ душей испорченней, который не бонтси начего, потому что ничемъ не дорожитъ; развъ и не говорилъ: берегись, ты думала, что я шучу... Инъ шутить въ такія минуты!-Ты думала, что я все это говориль, чтобъ пеказаться интереснымъ, удивить тебя, что нама; ты даже хогъла меня унарить, что я вочти ангель доброты... потому что тогда провь волновалась въ твоихъ жилихъ, чья-вибудь нажность, покуда, на время, по добродътелк, ис жертва страсти и обманаты просто слабая, вътреная, непостоявная женыкна... Ты вадумала не прихоти своей располагать судьбов, трехь челованъ: одноик презрави, муки любен отверженной, обманутой — и этогь последній теперь мстагь за себя.\_

Въра (упадаз на полъне) - Не подходи, не подходи...

Аленсандръ (польжая ее за руку):-Встаньте, не унижайтесь, княгина, до такой степеки... Постъ вашей надменности, это ужъ слинкомъ смашво.. На вольняхъ, и передъ къмъ? Одумайтесь - что это? Страхъ? Чего же вы бонтесь? Времена кинжаловъ прошли-развъ я вамъ угрожаю?..

Въра (почти безъ чувствъ): - Я не переживу

9T0T0...

Аленсандръ: - Черезъ два года, Въра, назначаю тебѣ свиданіе гдѣ-нибудь на баль: на лиць твоемъ будеть играть удыбка, въ волосахъ будуть блистать женчугъ н бриздіанты, а въ сердић теоемъ будегь пусто и свътло...

(Слишень стукъ отдоманнаго замка).

Въра:-Это Юрій-онъ идетъ сюда... Александръ: — Наконецъ! — (Въра хочеть убълать). Пестой! Миз пришла мысль. Зачёмь оставлять дело неоконченнымь: я хочу, чтобъ онъ нашель тебя въ монхъ объятінхъ, чтобъ онъ наследился пріятной картиной-это было бы божественно, какъ ты думаешь? (Обивмаеть ее).

Въра:-Мий все равно-дълай что хочень-у меня нъть силь противиться.

Александръ: — Слышишь — вотъ его шаги... Последній замокъ сейчась разлетится... Бешенство удвоиваеть его силы. (Молчаніе). Нѣть, я вижу, это ужъ слишкомъ много пля тебя-обморокъ? Пустое, я хочу, чтобъ ты съ нимъ говорила-останься зд'ясь, скажи ему, что ты его не любишь, не любишь нисколько... Я отойду въ сторону... Слышины ли, отвергии его ласки такъ же холодно, какъ мон - иначе я стану между вами, и тогда горе вамъ обоимъ. (Отходить в прачется; дверь съ трескомъ отворилась, и входеть Юрів).

Юрій:-А! меня заперли-это не даромъ-это съ умысломъ сдблано-но кто же? Брать?..—Зачьмъ ему?. О, если я оноздалъ... Въра!.. Ничего не слышно... Чу! шорохъ илатып... Она здъсь, здъсь!.. Въра! (Подходить и видить). О, какъ я счастливъ, (Береть ее за руку). - Вѣра,кнагиня, - простите меня.

Въра (слабо):-Васъ... и прощаю...

Юрій: - Это быль мигь сумасшествія... Но я хотьль вась видеть передъ темъ, чтобъ разстаться снова-и, можеть быть, навсегда... Я хотъль-о, я самъ не знаю чего... Да, только васъ видъть, только... Я надыялся, я полагаль, чте вы не можете либить вашего мужа, потому что онъ не стоить васъ... Я хотьль найти вамь вы умъ своемъ извинение... Я даже мечталь, пущу... Невозможно... Я не хочу такъ разчто вы меня еще любите.

Въра: - Вы совершенно ошиблись.

Юрій: Однако вы зд'єсь... вы не хотели огорчить меня-вы здёсь, ваша рука горить въ рукъ моей - женщина, не любя, не сдълаеть этой жертвы...

Въра: - Вы правы, я пожертвовала собой жать любен — но не къ вамъ.

Юрій: — Вы хотъли спасти мужа?

Въра: —Да.

Юрій (обидясь): — Если такъ, то прошу отъ меня его поздравить.

Въра (послъ молчанія): - Забудьте меня.

Юрій: —Я не ожидаль такого привътствіл.

Въра: — Чего жъ вы ожидали?

Юрій: — Въ васъ нѣтъ и тѣни той женшины, которая накогда любила меня такъ важно, которой обязанъ я лучними минутами въ жизни... Отчего жъ бы, кажется, выт не воскреснуть... зачёмъ дарить сокровище тому, кто ему не знаеть цены... А я, я, такъ долго жившій одной надеждой обладать имъ-я брошенъ въ сторону... со мной поступають какъ съ игрушкой: то жыдають огненный взорь, то лединое слово.

Въра: - Лучше бы вы старались не понать ни того, ни другого.

Юрій: Боже! какъ вы перемѣнились бывало, вамъ стоило подумать, и и ужъ зналъ эту мысль; пожелать, и я невольно желаль того же; бывало, намъ почти не нужно было словъ для разговора... Теперь, признаюсь, теперь я васъ не понимаю.

Въра: - 0! славу Богу.

Юрій: — Слава Богу... Уже ли вы хитростью хотыли избавиться отъ моей любви, обманомъ испугать меня-этому не бывать... Вы теперь въ моей власти... Я не упущу этого случая... Теперь или никогда!.. вы моя, вы будете моею... Судьба этого хочеть ..

Въра: - Юрій, Юрій! одна минута восторга. и въки раскаянія.

Юрій: - Я не буду расканваться.

Въра: - А л?

Юрій: —Вы меня любите.

Въра: - Я слабан женщина... я имъю облзанности... я знаю, что такое раскаянье.

Юрій: — Ты объ немъ забудешь въ монхъ ахвітвабо.

Въра:-Пощадите!..

Юрій-Не доводи меня до крайности... Я за себя не ручаюсь.

Въра:-- Шорохъ... насъ поделунивають... здёсь кто-то есть...

Юрій: — Шорохъ... вто же сиветь?...

Въра (убъгаеть): - Прощай, Юрій!.. Про-

Юрій (бъльть за нею): — НЪть, я вась не СТАТЬСЯ. (Въ двери хватаеть ее за руку и улддасть на колени. Александръ авлается).

Въра (указывая нальцемъ на Александра):--Уйдите, уйдите! это онъ... опять опъ! (Убъ

Юрій (оборачивается): — Л! чте такое?... Александръ: - Свидътель твоихъ глуп етей!

Юрій: -Этого свильтеля можно достойно наградить за труды.

Александръ: - Это награждение... здась. . (Указываеть на сердне).

Юрій: — Брать... съ этой минуты — п разрываю узы родства и дружбы, ты мив сдълаль зло, невозвратимое зло-и я отомщу!

Александръ (холодно): Бакамъ образомъ? Юрій: Ты мий заплатишь.

Александръ (улыбавсь): - Съ удовольствіемъ, только чвмъ?

Юрій (въ бъщенствъ):- Цвною крови...

Александръ: - Въ нашихъ жилахъ течетъ

Юрій: - Подслушивать!.. такъ коварно отравлять чужое счастіе... Знасшь ли, что это дъло подленовъ...

Александръ: - А обольщать жену другого: -Юрій: — Она меня любить.

изт. ел поступковъ...

Юрій:—Я знаю, что она меня любить...

Любила меня одного. Аленсандръ: -- А я знаю кое-что другое.

Юрій: — Что ты знаешь? Говори, сейчась POBODH!..

Аленсандръ: - Л знаю, что въ твоемъ отсутствій она иміла любовника. Юрій: — Клевета, низкая клевета!

**Аленсандръ:** - Я тебъ покажу письма... юрій: — Бто же онъ?.. Назови его мит... набудь кроется... И я, право, язъ любо-Александръ (подумавъ):-Изволь, я тебь пытства въ состояни остаться. его назову.

Юрій: — Сейчасъ... сію минуту...

Юрій (задуманно): — Что, если онъ говорить правду?

ECHEUL METBEPTATO ARTA.

## **ПЪИСТВІЕ ПЯТОЕ.**

Сцена первая.

Компата вилзя. Онъ сидить; передъ пниь управитель съ бумагами.

Управитель: - Ваше сіятельство, честь имъю рабски донести, что все въ подмосковной готово для пранятія вашего сіятельства; и домъ отопленъ, и обозъ долженъ сегодня туда прівхать.

Князь:-Хорошо... Ты останешься здёсь и сдань квартиру... Кынче, часа черезъ два, мы вдемъ-вели укладывать карету.

Управитель: — Слушаю-съ! да что, ваше сінтельство, изволили такъ на Москву прогивваться...

Князь:- Не твое дъло разсуждать, дура-

Управитель: - Слушаю-съ, ваше сіятельство. (Вфра входить). Княгиня изводила пожаловать.

Князь:-- Пошель вонъ. (Управитель уходить). Я очень радь, сударыня, что вы пришан-сдълали мит эту честь-очень радъ, въ восторгъ... Я долженъ съ вами поговорить-едилайте милость, садитесь.

Въра: - Что вамъ угодно? Князь: - Если бъ вы всегда мят делали

этоть вопросъ, то было бъ лучше.

Въра: Вы этого не требовали... Князь: — Тогда было другое — тогда я быль вашъ покорный слуга, вашъ прислужникъ, ваша постельная собачка — только вы не умъли цънить этого, сударыня... Чего я не делаль?.. Надобны брилліанты — и брилліанты являются; баль — я баль готовъ; коляски, кареты, шали, шляны—я для васъ разорался, сударыня!

Въра: - Я всегда была благодарна. Князь: — И изъ благодарности сами хоть-

**дленсандръ:** — Неправда!.. Развъ это видио зи миъ подарить головной уборъ, въ новомъ вкусъ. (Въра хочеть встать). Свит . останьтесь... Я вашь мужь и теперь попробую приказывать, однимъ словомъ----нынче фдемъ въ подмосковную — а вакъ только будеть можно, то отгуда въ симбирскую деревню...

Въра: - Я пришла васъ просить не откладывать отывала.

Князь:- Сами просите! вогъ новость!... Знаете ли, что это очень хитро-туть что-

Въра:- Иътъ-вы этого не спывете... это невозножно!.. Мы должны бхать сего-Александръ: —Завтра... когда она убдеть. дня же... сейчасъ... я васъ умолаю.

Наязь (про себя): — Хоть убей—не понимаю... (Ев). Я хочу знать, сударына, отчего вы желаете бхать такъ скоро?

Въра: - і не могу вамъ этого объяснить ... Князь:- Не можете-и не надо, я самъ погадываюсь... Вы желаете доказать май, что вы добродътельная супруга, которая избъгаетъ своего любовника-а мнъ, сударына, извъстно, что вы любите сами Юрія Дмитриевича-мић извъстно...

Въра:- Нъть, вътъ!.. д его не люблю...

Князь:-Полюбить его?

Въра: -- Женское сердце такъ слабо...

Князь:-- И такъ обмантиво, Вы мол жена, сударыня, и не должны любить никого, кромъ мена...

Въра: - Я всегда старалась не подать

вамъ повода думать...

Князь:-Теперь я буду стараться... Запру васъ въ степной деревит, и тамъ извольте себъ вздыхать, глядя на прудъ, садъ, поле и прочія сельскій прасоты, а подобныхь франтиковъ за версту отъ дому буду встръчать плетьми и собаками... Ваша любонь мит не нужна, сударыны я, слава Богу, не такъ глупъ, но ваша честь-моя честы! О, я отныей буду ее стеречь неусыпно.

Въра: - Я ръшилась некупить вину свою безпредъльной покорностью.

Князь: -Образумиться надо было немного

Въра:-Конечно это было не въ поей

Князь:-Что же! судьба, во всемъ виновата судьба! Воть модные романы! вотъ

евободныя женщины... философія-чорть ев возьми, сударыни. Вы слишкомъ учены для меня, отъ этого все зло!.. Отнынъ не дамъ вамъ ни одной книги въ руки-чавольте заниматься хозийствомъ.

Въра:-Я сказала, что буду поворва во всемь, только прошу одного: ради Боганикогда не напоминайте мик о прошедшемъ... Я буду вашею рабою, каждая минута моей жизни будеть принадлежать вамъ...

Только не упрекайте меня.

Князь: - Воть мило! воть хорошо! Нать, сударыня, отнынъ дълаю все вамъ напротивъ: вы хотите объдать - я велю подавать завтракъ, хотите ѣхать-я сижу дома, хотите сидъть дома-везу васъ на балъ... Я вамъ отплачу, вы узнаете, что значитъ кокетничать... съ цегербургскими франтиками, имън такого мужа, какъ я! (Уходить).

Въра: — Вогъ мнъ раскрылась цълая жизнь сграданій-но я рішилась терить и буду терићть до конца! (Входить слуга).

Слуга: -- Князь приказаль вамъ положить, ваше сіятельство, что извольте, дескать, одбваться-возокъ закладывають.

Въра: Скажи, что я иду. (Уходить).

#### СЦЕНА ВТОРАЯ.

Комнаты у Дмитрія Петровича. - Дмитрія Петровича несуть на креслахъ. Аленсандръ входить.

Дмитрій Петровичъ: Такъ, такъ-остановитесь здёсь, я хочу, чтобъ светлый лучъ солнца озарилъ мои последнія минуты-въ той комнать темно, страшно, какъ во гробъ... здёсь тенло - здёсь можеть быть снова жизнь проснется во мив ... Дъти... Юрій... гдѣ вы... Ушли-никого.

**ДАленсандръ:**—Я возлѣ васъ, батюшка!

Дмитрій Петровичь: - Другь мой, я умираю-я замътилъ, какъ докторъ нынче покачалъ головой и убхалъ, не сказавъ ни слова. Ты говориль съ докторомъ?

Александръ: - Нътъ, батюшка.

Дмитрій Петровичъ: — Ты боялся спросить... Ты быль всегда добрый сынь; не правда ли, ты любилъ меня... Гдъ Юрій?...

Александръ: - Его здёсь нёть. (Уходять ва Юрісмъ по знаку Александра).

Дмитрій Петровичъ:-Ради неба, позовите его-моего милаго Юрія... Я умираю... хочу его благословить... Онъ, върно, не знаетъ, что и такъ дуренъ; върно, ты не сказаль ему?

Александръ: - Я боялся его огорчить.

Дмитрій Петровичъ: - Такъ стало быть и въ самомъ деле такъ близокъ къ смерти.

Аленсандръ (отвернувшись): - Не знаю, батюшка.

Дмитрій Петровичъ-0! ты камень! погла ты будень умирать, то узнаешь, какъ тяжело не встръчать утъщенія.

Александръ:-О, конечно, я тогда это

узнаю!

**Дмитрій Петровичъ:**—Тебъ не жаль меня — ты даже не просишь моего благословенія. (Юрій входить вь волненія).

Александръ: - Батюшка, вотъ пришелъ братъ...

Юрій (подходить; про себя): - Боже мой! какъ онъ перемънился со вчерашняго дня...

Аленсандоъ (Юрію):-Онъ умираеть... н ты убиль его...

Юрій (вакрывъ лицо):-0! говорить это... и въ такую минуту!..

Дмитрій Петровичъ: - Юрій!

Норій: —Я у вашихъ ногъ (стоя на польняхъ

Дмитрій Петровичъ:-Я тебя прощаюи благословляю отцовскимъ благословеніемъ.

Александръ (отхода въ окну): - А мнъ простить нечего: надо мной нельзя показать великодушія... и потому нѣть благословенія!.. (Стоить у окна).

Юрій (встаеть): Ватюшка, я передь вами злодъй-я не достоинъ.

Дмитрій Петровичь: - Полно, полно! пылкость, реблиество - я это понимаю - но мнъ было больно...

**Өедосей** (за столомъ-Юрію): — Уговорите его, баринъ, лечь въ постель: ему такъ сидъть трудно - посмотрите, лишается чувствъ, ослабъваетъ.

Юрій:—Погоди—надо дать усполонться. Дмитрій Петровичъ (слабо): -Я ничего не вижу-завсь ли ты, Юрій... Свать бажить отъ глазъ моихъ... Пошлите за священникомъ.

Юрій: — Онъ безъ чувствъ, руки холодны. **Өедосей** (Юрію): —Вотъ ужъ дней съ пять, сударь, какъ съ ними это часто бываеть.

Юрій: Боже, сколько мученій!.. Здёсь умирающій отець; тамъ...

Александръ (хватаеть брата за руку и тащить къ окошку): - Посмотри... посмотри -вотъ она выходить на крыльцо, даже сюда не смотрить - бледна!.. Но что за диво ночь, проведенная безъ сва!.. Садится... улыбается мужу, а тоть и не замъчаеть... Посмотри... еще разъ выглянула въ окно и опустилась въ карету! Въра! Въра! чегоищуть глаза твои? (Слышень стукь кареты).

Юрій: - Все кончено.

Александръ: — Вздыхай, терзайся — воображай ея слезы-и мысли, что вы никогда не увидитесь - воображай, какан ужасная борьба происходила въ душтв ея, когда она ръшилась противиться твоей страсти!.. О великій, святой примъръ добродътели... чистая душа... Ха! ха! ха!.. Это быль страхъ, страхъ-она знала, что и туть за цверью.

Юрій: - Замолчи, замолчи!. видишь, здѣсь умирающій отепъ.

Александръ: - Что мвѣ теперь отепъ, цѣлый міръ-я потеряль все, посліднее сродство погибло, последнее чувство умерлона что мий жизнь... хочень взять ее? Возьми,...

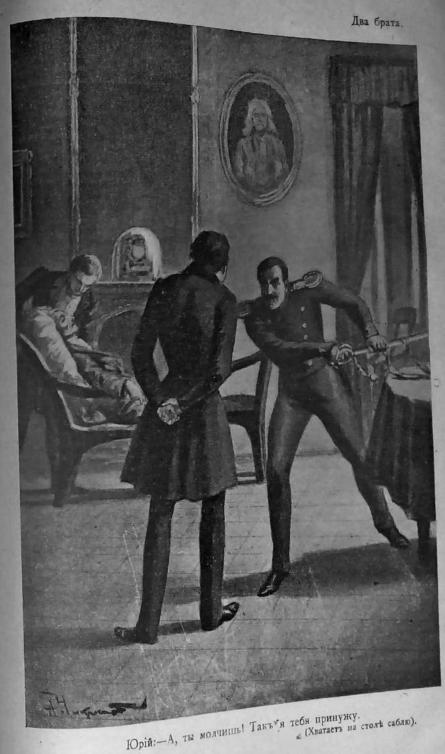

« (Хватаеть на столь саблю).

и хорошо сдълаешь - вознаградиць себя за то, чего ты лишился. О, я тебъ наскажу такихъ вещей, оть которыхъ и у теби засохнеть сердце, и у тебя въ душт родится повъ). - Дитя! и гы думаеть, что силод. сомивние и ненависть.. Глупецъ! глупецъ!.. Ты думаль, что когда разъ понравился 17-летней девушке, то она твоя навекичто она не можеть любить другого, вивъвши разъ такое совершенство, какъ ты... я тебъ скажу теперь, подгвержу клятвою, что знаю человъка, для котораго она забыла мужа, долгь, законъ, честь, даже сачолюбіе: челована, для котораго она была готова отпать жизнь, служить ему рабой; человъка, который тысячу разъдолжень бы быль заимнить ее въ своихъ объятіяхъ-есля бъ отгадаль будущее...

Юрій: - Наконець ты должень мив сказать, вто онь? Я вырву у тебя изъ горда

это проклатое имя.

Дмитрій Петровичъ (слабо): — ведосей... что они дълають? Позови ихъ, я хочу про-

Өвдесей: - Отвернитесь, батюшка, не смо-

Thurse.

Юрій: - А. ты молчины! Такъ я тебя при-

нужу (яватнеть на стояв саблю).

Динтрій Петровичъ:-Дъти, дъти!.. убійство... остановите ихъ... брать на брата-Господи, возьин меня скорей... (Увадаеть).

**Өедосей:** - Помогите! . холодень! (увет четь на польни и пряметь руку спаравь)

Александръ (вирываеть сабил и просаеть нь сграхомъ изъ меня можно что-ниотть выпытать.. Ты грозишь счертью, кому?, Брату... Что, если бъ и нозволиль тебе убить себя... Но я не такъ жестокъ -я самъ скажу, все... Твой соперинкъ, счастивый сопер-Harb -a'

Юрій: Ты?

Аленсандръ: - Теперь продолжай вършть женщинамъ, върь любви, върь добродътели твой ангель лежаль здась, на этой груда; следы твоихъ поцелуевъ выжжены мониц. . и выжаль изъ сердца Въры все, что въ немъ было похожаго на добродътель, и на гвою

(Юрій, запрывь янцо руками). Дмитрій Петровичь (умирая): Дети... Юрій...

Юрій: - Мое имя... отент... онъ умираетъ. (Броспется къ пему).

Фелосей: - Скончалон.

Юрій:-- Пе можеть быть... (Хватаеть руку)

(Юрій упаласть безь чувствь на поль. Александры стоить надъ нимь и дачаеть головою).

Александов. - Слабая душа... И этого ве могь перенести ...



письма.

# ПИСЬМА.

#### 1828.

1. ИВ МАРЬВ АКИМОВИВ ШАНТ-ТИРЕЙ.

Милая тетенька! 1) Наконець, настало то премя, которое вы столь ожидаете, но ежели я вамъ мало напишу, то это будеть не отъ моей л'вности, но оть того, что у меня не будеть время. Я думаю, что вамъ поінтно булеть узнать, что я въ русской грамматикъ учу синтаксисъ, и что мив дають сочинять; и къ вамъ это нишу не иля похвальбы, но собственно отъ того, что вамъ это будеть пріятно. Вь географіи я учу математическую по небесному глобосу, градусы. планеты, ходъ ихъ и проч. Прежнее ученіе исторія мив очень помогло. Заставьте, пожалуйста, Екима рисовать контуры; мой учитель говорить, что я еще буду ихъ рисовать съ полгода: но и лучше сталь рисокать, опнако жь мив запрещено рисовать свое. Катюшть въ знакъ благодарности за нодвязку посылаю ей бисерный ящикъ моей работы. Я еще ни въ какихъ садахъ не бываль, но я быль въ театрв, гдв я видкль оперу "Невидимку", ту самую, что я виділь въ Москвъ 8 лъть назадь; мы сами дътаемъ театръ, который довольне хороше выходить и будуть восковыя фигуры играть [едвлайте милость, пришлите мои воски; я нарочно замічаю, чтобы вы въ хлонотахъ не забыли, я думаю что эта пунктуальность не мъшаеть; я бы приписаль из брату, онь адьеь, но я нмъ [?] напишу особливо; Катюшу же цълую и благодарю за подвязку.-Прощайте, милая тетенька, цълую ваши ручки и остаюсь вашъ покорный племянникъ -М. Лермантовъ.

#### 2. КЪ НЕЙ ЖЕ.

[Ba nount 1828].

Милая тетенька! Зная вашу любовь ко мив, я не могу медлить, чтобы обрадовать васъ: экзамень кончился и вакація началась до 8-го января; слъдственно, она будеть продолжаться 3 недвли. Испыталіе наше прополжалось оть 13-го до 20-го числа. Я вамь посылаю баллы, гдъ вы увидите, что v-нъ Дубенской поставиль 4 рус. и 3 лат.: но онъ продолжалъ мив ставить 3 и 2 до самаго экзамена. Вдругь какъ-то сжалился и наканунъ переправилъ, что произвело меня вторымъ ученикомъ.

Папенька сюда прійхаль и воть уже 2 картины извлечены изъ моего portefeuille. слава Богу, что такими любезными мив руками!.. Скоро я начну рисовать съ [buste] бюстовъ... Какое удоводьствіе. Къ тому жь Александръ Степановичь мить показываеть также, какъ должно рисовать пей зажи. Я продолжалъ подавать сочиненія мои Дубенскому, а Геркулеса и Прометея взялть инспекторь 1), которыя хочеть из-

јавать журнать Калліону [попретая меть ?], гдь будуть помъщаться сочинения воспитанниковь. - Каково вамь покажется. Павловъ мив подражаеть, перенимаеть у меня!... стало быть, стало быть... но выводите заключенія, какія вамь угодно.

Вабушка была немного нездорова зубами, однако же тенерь гораздо лучше, а и об је me porte comme à l'ordinaire... bien! - Il poщайте, милая тетенька, желаю, чтобы вы были внутренно покойны, след вдоровы, noo: les douleurs du corps proviennent des танх de l'âme. — Остаюсь вашь покорный инеминению. —М. Лерманговь.

NB. Я прилагаю вамъ, милая тетенька, стихи, кон прошу пом'встить ка себ'я въ альбомь, а картинку и еще не нарисоваль. На вакацію над'яюсь исполнить свое объшаніе: воть стихи:

Когда Рафазль вдохновенный Пречистой Давы ликь священией Живою кистью окончаль: Своимь непусствомъ восхищенный Онь предъ картиною упаль Но окоро сей порывь чудесный Слабъль въ груди его младой, И утомленный, и ньмой, Онь вабываль огонь небесный Гаковь поэть: чуть мысль бласн какь онь перомь своимь прольеть Всю душу; авукомь громкой лиры Чаруеть свъть, и въ тишинъ Пость, вабывшись въ райскомъ сив. Васъ, васъ, души его кумиры! И вдругь хладветь жарь ланить Его сердечныя волненья Все тише, и привракь бъжить: Но долго, долго умъ хранить Первоначальны впечативныя.

Р S Не зиля, что диденька въ Опалихъ, у и не писаль къ нему, по прошу извинения. и свидътельствую ему мое почтеніе.

#### 1829

3. RE HER HE.

Милая тетенька! Извините меня, что й такъ долго не писалъ. Не теперь постараюсь почаще увъдомлять вась о себь, знав. что это вамь будеть пріятно. Вакація при ближаются и... прости! достопочтенный пансіонъ. Но не думайте, чтобы я быль раль оставить его, потому [что] ученіе прекратится; ныты дома и заниматься буду еще болбе, нежели тамъ. Вы справивали о бал-пахъ, милая тетенька, уны!—у насъ въ пятомъ классъ оъ самаго новаго года еще не вей учителя поставили сін выжели жиней

Помните ли, милан тетенька, вы говорили, что наши актеры [московские] хуже петербургенихъ. Какъ жалко, что вы не видали вдвеь: Игрока, трагедію: Разбойнияв Вы

М. А. Шанъ-Гарей, дочь родной сестри бабушки поэта — Екатерини Алексвевни Хастатоной, рожденнов Отолинной. Упоминаемие ниже Екимъ и Катюша-ен дътн.

<sup>\*)</sup> А. С. Солонецкій — учитель рисседнів.

<sup>1)</sup> Hatrie Illaur-Pupes.

скихъ юсподо соглашаются, что эти пьесы лучше идуть, нежели тамь, и что Мочаловъ во многихъ мъстахъ превосходитъ Каратыгина. Вабушка, я и Екимъ, всъ, слава Богу, здоровы, но M-r G. Gendroz быль «боленъ; однако теперь почти совстмъ поправился. Постараюсь следовать советамъ вашимъ, ибо я увърень, что они служать къ моей пользъ. Цълую ваши ручки, покорный вашъ племянникъ-М. Лермантовъ.

Р. S. Прощу вась дяденькъ засвидътельствовать мое почтенье и у тетеньки Анны Акимовны цвлую ручки. Также прошу поцъловать за меня Алешу, двухъ Катюшъ и

Машу.-М. Л.

#### 1831.

#### 4. къ н. и. поливанову.

Москва 7-го іюня 1831.

Любезный другь, здравствуй! протяни руку и думай, что она встръчаеть мою; я теперь сумасшеншій совсемь. Нась судьба разносить въ разныя стороны, какъ вътерь листы осени. Завтра свадьба твоей кузины Лужиной, на которой меня не будеть?! впрочемъ, мнв теперь не до подробностей. Чорть возьми всъ свадебные пиры.- Нъть, другь мой! мы съ тобой не для свъта созданы; я не могу тебъ много писать: болень, разстроень, глаза каждую минуту мокры —Source intarissable. Много со мной было. Прощай; напиши что-нибудь весстве. Что ты дълаешь? Прощай, другь мой.-М. Лермантовъ.

#### 5. КЪ М. АК. ШАНЬ-ГИРЕЙ.

Конецъ 1831 года [?]. .d.Ma chère tante. Вступаюсь за честь Шекспира. Если онъ великъ, то это въ "Гам-летъ"; если онъ истинно Шекспиръ, этотъ геній необъемлемый, проникающій въ сердце человъка, въ законы судьбы, оригинальный, т. е. неподражаемый Шекспирь—то это въ "Гамлеть". Начну съ того, что имъете вы переводъ не съ Шекспира, а пере-(водь перековерканной пьесы Дюсиса, кожорый, чтобы удовлетворить приторному вкусу французовъ, не умћющихъ обнять высокое, и глупымъ ихъ правиламъ, перемъниль ходъ трагедіи и выпустиль множество карактеристическихъ сценъ. Эти переводы, къ сожалвнію, играются у насъ на театръ. Върно, въ вашемъ "Гамлетъ" вивть сцены могильщиковъ и другихъ, ко--импьоя не запомню.

ляца амлеть по-англійски написань половына въ прозъ, половина въ стихахъ. Вър--ию прть [въ вашемъ "Гамлеть"] и той сненыц когда Гамлеть говорить со своей ма--перыю, и она показываеть на портреть его оммирающаго отца; въ этотъ мигь съ друпой стороны, видимая одному Гамлету, яв--имется твнь короля, одвтая, какъ на поротреть, и принць, глядя уже на тынь, отжакъ глубоко... Сочинитель зналъ, что, терно, Гамлеть не будеть такъ поражень ын светревожень, увидьвъ портреть, какъ нири появленіи призрака.

ын Върно, Офелія не является въ сумастествін, котя сія последняя одна изъ трогательнайшихъ сценъ. Есть ли у вась сцена, когда король подсылаеть цвухъ придвор-

бы иначе думали. Многіе наъ петербург- ныхъ, чтобъ узнать, точно ли пом'єтана притворившійся принць, и сей обманываеть

Я помню нъсколько мъсть этой спень они [придворные] надовли Гамлету, и этоть прерываеть одного изъ нихъ, спрашивая: гамлеть: Не правда ли, это облако погоже на пилу?

1-ый придворный: Да, мой принцы!

гамлеть: А мив кажется, что оно имбеть вилъ верблюна, что похоже на животное

2-ой придворный: Принцъ, я самъ лишь хотвив сказать это.

гамлеть: На что же вы похожи оба? - п

Воть какъ кончается эта сцена: Гамлеть береть флейту и говорить: "Сыграйте что нибудь на этомъ инструменть"

1-ый придворный: Я никогда не училен принцъ, я не могу.

гамлеть: Пожалуйста.

1-ый придворный: Клянусь, принць, на

могу [и проч. извиняется].

гамлеть: Ужели послъ этого не чупаки вы оба? Когда изъ такой малой вещи вы не можете исторгнуть согласных в звуковъ какъ хотите изъ меня, существа одареннаго сильною волею, исторгнуть тайныя мыели?..

И это не прекрасно!..

Теперь следують мои извиненія, что я къ вамъ, любезная тетенька, не писаль: клянусь, некогла было: ваше письмо меня восиламенило: какъ обижать Шекспира?!

Мив здвсь доводьно весело: почти кажлый вечерь на баль.-Но великимь постомъ я уже совствиь засяду. Въ университетъ

все инетъ хорошо.

Прощайте, милая тетенька, желаю вамь здоровья и всеге, что вы желаете. Если говорять: одна голова-хороша, а двълучше, зачьмъ не сказать: одно сердце хорошо, а два-лучше.

Целую ваши ручки, остаюсь покорный

вашъ племянникъ.

М. Лермантовъ. P. S. Поклонитесь отъ меня дяденька и поцьдуйте дьточекь.

#### 1832.

6. КЬ СОФЬВ АЛЕКСАНДРОВИВ БАХМЕТЕВОЙ. [На пути нав Москвы въ Петербургъ нь іры в 1832].

Ваше Атмосфераторство! Милостивъйщая государыня, Софія, дочь Александрова ... Вашъ рабъ, всепокорнъйшій Михайло, сынь Юрьевь, бьеть челомъ вамь. - Дъло въ томъ, что я обрътаюсь въ ужасной тоскъ; извозчикъ вдеть тихо, дорога пряма, какъ палка, на квартиръ вонь и перо скверное!.. Кажется довольно, чтобъ истощить ангельское теривніе, подобное моему

Что вы пвлаете?-Прівхала ли Александра, Михайлова дочь-и какія вя річи? Все пишите-а моего писанія никому не являйте. Растрясло меня, и потому къ благовърной кузинъ не пишу - а вамъ мало;

извините моей немощи!. До Петербурга ст объими прощаюсь. Рабъ вашъ М. Lerma.

Прошу засвидьтельствовать мое нижайшее почтение тетенька и всамь домочал7. KT HER ME.

[С. Петербургь, Августь 1882]. Любезная Софья Александровна! До самаго нынъшняго дня я быль вь ужасныхъ хлопотахъ: ѣздилъ туда-сюда, къ Въръ Николаевив на дачу и проч; разсматриваль городъ по частямь, и на лодкъ вадиль въ море. Короче, я ищу впечатленій, какихънибудь впочатленій.

Преглупое состояние человъка то, когда онъ принужденъ занимать себя, чтобъ жить, какъ занимали нъкогда придворные старыхъ королей; быть своимъ шутомъ! Какъ послъ этого не презирать себя, не потерять довъренцость, которую имъль въ душъ своей?. Одву добрую вещь скажу вамъ: наконецъ я догадался, что не гожусь для общества, и теперь больше, чамъ когда нибудь. Вчера и быль въ одномъ домъ. у NN, гдв, просидввь 4 часа, я не сказаль ни одного путнаго слова. У меня нъть ключа оть ихъ умовъ - быть можеть, слава Bory!

Вашей комиссін я еще не исполниль, нбо мы только вчера перебрались на квартиру. Прекрасный домь, и со всемь темъ нуща мон къ нему не лежить: мнь кажетси. что отнынъ я самъ буду пусть, какъ

быль онь, когда мы въбхали.

Пишите мив, что двлается въ страпахъ вашего царства. Какъ свадьба? Все ин вы въ Средниковъ или въ Москвъ? Чай, Александра Михайловна да Елизавета Александровна покою не знають, все улопо-

Странная вещь! Только м'всяць тому на-

вадь и писаль:

Я жить хочу! хочу печали, Любви и счастію на вло! Они мой умъ избаловали И слишкомъ сгладили чело. Пора, пора насмъщкамъ свъта Прогнать спокойствія тумань; Что безъ страданій жизнь поэта, И что безъ бури океань?

И пришла буря, и прошла буря, и океань замерэъ, но замерэъ съ поднятыми воднами, краня театральный видь движенія и безнокойства, но въ самомъ дъль мертвъе, чъмъ

когда-нибудь...

Надовль я вамъ своими диссертаціями! Я короче сошелся съ Павломъ Евреиновымь; у него есть душа въ душь. Одна вещь меня безпоконть: я почти совстяв лишился сна, Вогь знаеть, надолго ли Не скажу, чтобь оть горести: были у меня и больше горести, и я спаль крыко и хорощо. Нъть, я не знаю: тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожнымь человькомь, меня мучить.

Дорогой я еще быль туда-сюда; пріъхавши, не гожусь ни на что. Право, мив не-

обходимо путеществовать: я—цыгань! Прощайте. Пивите мив, чъмъ поминаете вы меня? Объщаю вамь, что вст мон письма будуть такія; теперь я болтаю вадорь, потому что натощамь. Прощайте... Члень

namen bande joyeuse M. Lerma. P. S. У тегущекъ монхъ пълую ручки, н прошу вась оть меня отнести поклонь всемь монмь друзьнив... во второмь разрадъ коихъ Achille, арапъ, и если вы не въ Москвъ, то мысленно. Прощайте.

8. KIN HER HE. Примите дивное Послова Изь края цальняго сего: Оно не Паслосо писанье, Но Лавель вамь отдасть его. Увы! какъ скученъ этогъ городъ Съ своимъ туманомъ и водой! Куда ин взгланешь-красцый вороть Какь щишь торчить передь тобой. Нъть милыхъ сплетень-все сурове, Законь сидить на лбу людей; Все удивительно и ново, А ньть не пошлыхъ новостей! Доволень каждый самъ собою, Не безпокоясь о другихъ,

То безъ названія у нихъ! И наконець я видьть море! Но кто поэта обманулъ? Я въ роковомъ его просторъ Великихъ думъ не почерпнулъ Нъть, какъ оно, я не быль волень; Болъзнью жизии-скукой болевъ [На эло былымъ и новымъ днимъ]: Я не завидоваль, какъ прежде, Его серебряной одеждь, Его бунгующимъ волнамъ.

И что у насъ зовуть пушою,

Экспромтомъ написалъ я вамъ эти стихи, любезная Софья Александровна, и не имью духу продолжить такимь образомь Въ самомъ пъль, не знаю отчего, повзія

души моей погасла.

По произволу дивной власти Я выкинуть изъ парства страсти. Какъ послъ бури на песокъ Волной расшибленный челнокъ. Пускай приливъ его ласкветь-Не слешить ласки инвалиды Свое безсиліе онъ знаеть И притворяется, что спить. Никто ему не ввърить болъ Себя иль ноши дорогой: Онъ не годитен и на воль! Погибъ-и данъ ему покой!

Мив кажется, что это не дурно вышло. Пожалунета не рвите этого письма на нужныя вещи. Впрочемъ, еслибъ и началъ инсать нь вамь за чась прежде, то, быть можеть, инсаль бы вовее другое: каждый мигь у меня новыя фантазін. Прощайте, дражайшая. Я къ вамъ писалъ изъ Твери н отсюда, а до сихъ поръ не получиль отвъта-стыдно; однако я прощаю-и прощаюсь. М. Lerma.

Тетенькъ и всемъ никайшее почтеніе. Пишите, что двлается, и слышитоя, и го-

ворится. У Пемидовой быль—дома не заоталь; она была у какой-то директории -Богь знаеть! Я письма не отдаль и на-дняхь повду опять. Не имью слишкомъ большого илеченія къ обществу: надобло! Все люди, такая тоска: хоть бы, черти для смёха попадалнов.

9. КЬ МАРЬВ АЛЕКСАНДРОВИВ ЛОПУХИНОЙ. [S.-Pétérsb. 1832], le 28 Août.

Dans le moment où je vous coris, je suis Dans le moment où le vous ceris, je suis très-inquiet, car grand-maman est très mals de, et depuis deux jours au lit Ayant requirement es conde lettre de vous, c'est maintenant une consolation que je me donne Vous nommer toutes les personnes que je fréquente moi c'est la personne que je fréquente avec

1038

le pius de plaisir. En arrivant je suis sorti. il est vrai, assez souvent chez des parents, avec lesquels je devais faire connaissance; mais à la fin j'ai trouve que mon meilleur parent c'était moi. J'ai vu des échantillons de la société d'ici, des dames fort aimables, des jeunes gens fort polis—tous ensemble ils me font l'effet d'un jardin français, bien etroit et simple, mais vou l'on peut se perdre v pour la première fois, car entre un arbre et un autre le ciseau du maître a ôté toute différence!...

J'ecris peu, je ne lis pas plus; mon roman devient une œuvre le desespoir; j'ai fouillé dans mon âme pour en retirer tout ce qui est capable de se changer en haine, et je lai versé pêlemêle sur le papier vous me plaindriez en le lisant!.. A propos de votre mariage, chère amie, vous avez deviné mon enchantement d'apprendre qu'il soit rompu (pas français); j'ai dejà écrit à ma cousine que ce nez en l'air n'était bon que pour flairer les alouettes-cette expression m'a beaucoup plu à moi-même. Dieu soit loué, que ca soit fini comme cela et pas autrement! Au reste n'en parlons plus; on n'en a que

trop parlé. J'ai une qualité que vous n'avez pas; quand on me dit qu'on m'aime, je ne doute plus ou [ce qui est pire] je ne fais pas semblant de douter.-Vous avez ce defaut, et je vous prie de vous en corriger, du moins dans vos chères lettres.

Hier il y a en, à 10 heures du soir, une petite inondation et même on a tire deux fois du canon à trois différentes reprises, à mesure que l'eau baissait et montait. Il y avait claîr de lune, et j'étais à ma fenètre qui donne sur le canal; voilà ce que j'ai écrit:

Для чего я не родился Этой сынею волной? Какъ бы шумно я катился Подъ серебряной луной; О, какъ страстно и лобзаль бы Золотистый мой песокъ, Какъ надменно презиралъ бы Недовърчивый челнокъ; Все, чемъ такъ гордится люди, Мой набыть бы разрушаль; И къ моей студеной груди Я бъ страдальцевъ прижималь: Не страшился бъ муки ада, Раемъ не быль бы прельщень; Безпокойстьо и прохлада Выли бъ в'ячный мой законъ: Не искаль бы я забвенья Въ дальнемъ съверномъ краю, Быль бы волень оть рожденья-Жить и кончить жизнь мою!

Voici une autre; ces deux pièces, vous expliqueront mon état moral mieux que j'aurais pu le faire en prose:

Конець! какъ звучно это слово! Какъ много-мало мыслей въ немъ! Последній стонь-и все готово. Безъ дальнихъ справокъ... а потомъ? Потомь вась чинно въ гробъ положуть. И черви вашъ скелегь обгложуть; А тамъ наслъдникъ въ добрый часъ Іридавить монументомъ васъ; Простивь вамь каждую обиду, Отслужить въ церкви нанихиду, Которой-(я боюсь сказать) Не суждено вамъ услыхать;

II если вы скончались въ въръ, Какъ христіанинъ, то гранитъ На сорокъ лъть по крайней мъръ . Названье ваше сохранить Съ двумя плачевными стихами. Которыхъ, къ счастію, вы сами Не прочитаете вовъкъ.-Когда жь чиновный человъкъ Захочеть мъста на кладбищь, То ваше твсное жилище Разроеть заступь похоронь И грубо выкинеть васъ вонь: И можеть быть изъ вашей кости. Подливъ воды, подсыпавъ крупъ. Кухмейстеръ изготовить супь-Все это дружески, безъ злости). А тамъ голодный аппетить Хвалить васъ будеть съ восхишень-

А тамъ желудокъ васъ сварить, А тамъ-но съ вашимъ позволеньемъ Я адъсь окончу мой разсказъ, И этого довольно съ васъ.

Adieu!.. je ne puis plus vous écrire, la tête me tourne à force de sottises; je crois que c'est aussi la cause qui fait tourner la terre lepuis 7000 ans; ce Moïse n'a pas menti.-Mes compliments à tout le monde.-Votre ami le plus sincère -M. Lerma.

#### 10. къ ней же.

2 Septembre Dans ce moment même je commence à dessiner quelque chose pour vous, et je vous l'enverrai peut-être dans cette lettre. Savez vous, chère amie, comment je vous écrirai? par moments! Une lettre durera quelquefois plusieurs jours; une pensée me viendra-t-elle. je l'insererai; quelque chose de remarquable se gravera-t-il dans mon esprit, je vous en ferai part; etes-vous contente de ceci!

Voilà plusieures semaines dejà que nous sommes separés, peut-être pour bien longtemps, car je ne vois rien de trop consolant dans l'avenir, et pourtant je suis toujours le même, malgré les malignes suppositions de quelques personnes que je ne nommerai pas Enfin, pensez vous que j'ai été aux anges de voir Наталья Алексвевна, parcequ' elle vient de nos contrées-car Moscou est et sera toujours ma patrie: j'y suis n e, j'y ai beaucoup souffert, et j'y al été trop heureux-ces trois choses auraient bien mieux fait de ne pas arriver... mais que faire?-Mademoiselle Annette m'a dit qu'on n'avait pas effacé la celèbre tête sur la muraille... pauvre ambition! Cela m'a rejoui.. et encore comment! Cette drôle passion de laisser partout des traces de son passage!.. Une idée d'homme, quelque grande qu'elle soit, vautelle la peine d'être répetee dans un objet matériel, avec le seul mérite de se faire comprendre à l'âme de quelques-uns? il faut que les hommes ne sorent pas nes pour penser, puisqu'une idée forte et libre est pour eux chose si rare!

Je me suis proposé pour but de vous enterrer sous mes lettres et mes vers; cela n'est pas bien amical, ni même philanthropique, mais chacun doit suivre sa destina-

Voici encore des vers, que j'ai faits au bord de la mer:

Бълъетъ парусъ одинскій и т. д См. соч. т. I стр. 2381.

- Adieu done, adieu... je ne me porte pas

bien: un songe heureux, un songe divin m'a a englouti, ou que la femme d'un domestique lire, ni ecrire. - Chose etrange que les songes! une doublure de la vie, qui souvent est plus agréable que la réalité: car je ne partage pas du tout l'avis de ceux qui disent que la vie n'est qu'un songe; je sens bien fortement sa realité, son vide engageant!—Je ne pourrai jamais m'en détacher assez pour la mépriser de bon cœur; car ma vie-c'est moi, moi, qui vous parle-et qui dans un moment peut devenir rien, un nom, c'est à dire : taire. Encore-vous attribuez trop à l'eau de encore rien.-Dieu sait, si après la vie le moi existera. C'est terrible quand on pense, qu'il peut arriver un jour où je ne pourrai pas dire: moi!-A cette idée l'univers n'est qu'un morseau de boue.

Adieu; n'oubliez pas de me rappeler au souvenir de votre frère et de vos sœurs, car je ne suppose pas ma cousine de retour.

Dites moi, chère miss Mary, si monsieur mon cousin Evreinoff vous a rendu mes lettres, et comment vous le trouvez, car dans ce cas je vous choisis pour mon thermomètre-Adieu. Votre devoué. Lerma.

P. S. J'aurais bien voulu vous faire une petite question; mais elle se refuse de sortir de ma plume.-Si vous me devinez-bien, je serai content; si-non. alors, cela veut dire que si même je vous avais dit la question, vous n'y auriez pas su répondre.

C'est le genre de question dont peut-être vous ne doutez pas!

## 11 КЪ АЛЕКСАНДРЪ МИХАЙЛОВНЪ ВЕРЕЩАГИНОЙ

[Петербургь, поябрь 1832]. Femme injuste et credule! - et remarquez que j'ai le plein droit de vous nommer ainsi, chère cousine. - Vous avez crû aux paroles et à la lettre d'une jeune fille sans les analyser; Annette dit qu'elle n'a jamais ecrit que j'avais une histoire, mais qu'on ne m'a pas compté les années que j'ai passéees à Moscou comme à tant d'autres; car il y a une réforme dans toutes les universités, et ie crains qu' Alexis n' en souffre aussi, puisqu'on ajoute une année aux trois insupportables. Vous devez déjà savoir, notre dame. que j'entre à l'école des gardes.-Ce qui me privera malheureusement du plaisir de Vous voir bientôt. Si vous pouviez deviner tout le chagrin que cela me fait, vous m'auriez plaint-ne grondez donc plus et consolez-mol,

si vous avez un cœur. Je ne puis concevoir ce que vous voulez dire par peser les paroles, je ne me rappelle pas vous avoir écrit quelquechose de semblable. Au surplus je vous remercie de m'avoir grondé, cela me servira pour l'avenir et si vous venez à Pétersbourg, j'esperé me venger entièrement,—et pardessus le marché a coups de sabre, et point de quartier entendez vous! Mais que cela ne vous effraye pas; venez toujours, et amenez avec vous une suite nombreuse, et mademoiselle Sophie, à laquelle je n'écris pas, parceque je boude contre elle. Elle m'a premis de m'ecrire en arrivant de Voronège une longue lettre, et je ve m'aperçois que de la longueur du temps—qui remplace la lettre. Et vou chère cousine, vous m'accusez de la même chose!et pourtant je vous ai écrit deux lettres apres monsieur Paul Evreinelf, Mais comme elles étaient adressées dans la maisen Stolipine à Moscou, je suis sur que le Létheles

entortilla des chandelles avec mes tendres

Donc je vous attends get hiver; point de reponses evasives-vous devez venir, un bena projet ne doit pas être ainsi abandonne, la fleur ne doit pas se faner sur sa tige etc. En attendant je vous dis adieu, car je n'at plus rien à vous communiquer d'intéressant. je me prépare pour l'examen, et dans une semaine, avec l'aide de Dieu, je serai milila Néva; elle est un très-bon purgatif, maisje ne lui connais point d'autre qualité. Apparemment que vous avez oublié mes galanteries passees et que vous n'êtes que pour e présent et le fûtur, qui ne manquera pas de se presenter à vous par la première oc-ension. Adieu donc, chère amie, et metter tous vos soins à me trouver une future, il faut qu'elle ressemble à Dachinka, mais qu' elle n'aie pas comme elle un gros ventre, car il n'y aurait plus de symmétrie avec moi comme vous savez, ou comme vous ne savez pas, car je suis devenu fin comme une allu-

Je baise vos mains, M. Lerma. P. S. Mes compliments aux tantes.

#### 12. ВЪ МАРЬЪ АЛЕКСАНДРОВВЪ ЛОПУХИНОЙ. [С.-Петербургъ. Октябрь 1882].

Je suis extrêmement fâché que la letire pour ma cousine soit perdue ainsi que la votre pour grand-maman. Ma cousine penso peut-être que j'ai fait le paresseux, ou que ie mens en disant que j'ai écrit; mais ni l'un ni l'autre ne serait juste de sa part puisque je l'aime beaucoup trop pour m'esquiver par un mensonge et que, à ce que vous pouvez lui attester, je ne suis pas paresseux à écrire;-je me justifierai peut-être avec ce me me courrier, et si non, je vous prie de le faire pour moi; après demain je tiens examen et suis enterre dans les mathématiques. Dites hii de m'ecrire quelquefois; ses lettres sont si aimables

Je ne puis pas m'imaginer encore, quel effet produira sur vous ma grande nouvelle; moi qui jusqu'à present avais vecu peur la carrière littéraire, après avoir tant sacrifie pour mon ingrat idôle, voilà que je me fais guerrier. Peut-être est-ce le vouloir partieulier de la Providence; peut-être ce chemin est-il le plus court: et s'il ne me mène pas à mon premier but, peut-être me menerat-il au dernier de tout le monde: mourir une balle de plomb dans le cœur vaut bien une lente agonie de vieillard. Aussi, s'il y a la guerre, je vous jure par Dien d'être le premier partout.-Diles, je vous en prie, à Alexis que je lui enverrai un cadeau dont il ne se deute pas. Il avait il y a longtemps desire quel-que chose de semblable, et je lui envoye la même chose, seulement dix fois mieux Maintenant je ne lui écris pas, car je n'ai pas le temps: dans quelques jours l'examen. Una fois entre, je vous assomme de lettres, et je yous conjure tous et toutes de me riposter Mile Sophie m'a promis de m'eurre aussitot après son arrivée: le saint de Voronège lui aurait-il conseillé de m'oublier? Dites lur bue je voudrais savoir de ses nouvelles. Que coute une lettre? une demineure! et elle n'entre pas à l'école des gardes. Vraiment je r'ai que la muit; vous — c'est autre ohose il me

parăit que, si je ne vous communique pas quelque chose d'important, arrivée à ma personne, je suis privé de la moitie de ma résolution Croyez ou non, mais cela est tout-àfait vrai: je ne sais pourquoi, mais lorsque je reçois une lettre de vous, je ne puis m'empêcher de repondre tout de suite, comme si

je vous parlais. Adieu donc, chère amie, je ne dis pas au revoir, puisque je ne puis espérer de vous voir ici, et entre moi et la chère Moscou il y a des barrières insurmontables, que le sort . semble vouloir augmenter de jour en jour. Adieu, ne sovez pas plus paresseuse que vous n'avez été jusqu'ici, et je serai content de vous. Maintenant j'aurai besoin de vos lettres plus que jamais: enferme comme serai, cela sera ma plus grande jouissance; cela seul pourra lier mon passé avec mon avenir, qui déjà s'en vont chacun de son côté, en laissant entre eux une barrière de 2 tristes, pénibles années. Prenez sur vous cette tâche ennuyeuse, mais charitable, et vous empêcherez une vie de se demolir; à vous seule je puis dire tout ce que je pense; bien ou mal, ce que j'ai déjà prouvé par ma confession; et vous ne devez pas rester en arrière, vous ne devez pas, car ce n'est pas une complaisance que je vous demande, mais un bien fait. J'ai été inquiet il y a quelques jours, maintenant je ne le suis plus: tout est fini— j'ai vecu, j'ai mûri trop tôt; et les jours qui

vont suivre seront vides de sensations... Онъ быль рожденъ для счастья, для на-

И вдохновеній мирныхъ! Но безумный, Изъ дътскихъ рано вырвался одеждъ, И сердце бросиль въ море жизни шумной: И міръ не пощадилъ, и Богь не спасъ!

Такъ сочный плодъ, до времени созрѣлый, Между цватовь висить осироталый; Ни вкуса онъ не радуеть, ни глазъ; И часъ ихъ красоты-его паденья часъ! И жадный червь его грызеть, грызеть, И между тъмъ какъ нъжныя подруги Колеблются на въткахъ-ранній плодъ Лишь тяготить свою... до первой вьюги! Ужасно старикомъ быть безъ съдинъ! Онъ равныхъ не находить; за толпою Идеть, хоть съ ней не дълится душою; Онъ межь людьми ни рабъ, ни властелинъ, И все, что чувствуеть - онь чувствуеть одинъ!

Adieu — mes poclonys á tous; adieu, ne m'oubliez pas. M. Lermantoff.

P. S. Je n'ai jamais rien écrit par rapport à vous à Evreïnoff et vous voyez que tout ce que j'ai dit de son caractère est vrai; eulement j'ai eu tort en disant qu'il était hypocrite—il n'a pas assez de moyens pour cela: il n'est que menteur.

#### 1833.

13. КЪ НЕЙ ЖЕ.

19 Juin, Pétersbourg. J'ai reçu vos deux lettres hier, chère amie, et je les ai-dévorées. Il y a si longtemps que je n'ai eu de vos nouvelles. Hier, c'est le dernier dimanche que j'ai passé en ville, car demain [mardi] nous allons au camp pour deux mois. Je vous écris assis sur un harde de l'école, au milieu du bruit, des prépaga-tits etc., vous serez, a ce que le crois, con-

tente d'apprendre que, n'ayant passé à l'école que deux mois, j'ai subi mon examen pour la 1-ère classe et suis un des premiers... Cela nourrit toujours l'espérance d'une prochaine liberte! - Il faut pourtant absolument que je vous raconte une chose assez étrange: samedi, avant de me réveiller, je vois en songe que je suis dans votre maison; vous étes assises sur le grand canapé du salon; je m'approche de vous pour vous demander, si vous voulez définitivement que je me brouille avec vous, mais vous sans repondre, m'avez tendu la main; - le soir on nous laisse partir; j'arrive chez nous et je trouve vos lettres. Cela me frappe! Je voudrais savoir, que faisiez vous ce jour là?..

Maintenant il faut que je vous explique pourquoi j'adresse cette lettre à Moscou et non à la campagne; j'ai laissé votre lettre à la maison et l'adresse avec; et comme personne ne sait où je conserve vos lettres, je

ne puis la faire venir ici.

Vous me demandez ce que signifie la phrase à propos du mariage du prince: удавится или женится! - ma parole d'honneur que je ne me rappelle pas avoir écrit quelque chose de semblable, car j'ai trop bonne opinion du prince et je suis sûr qu'il n'est pas un de ceux qui choisissent les promises d'après un registre.

Dites, je vous prie, à ma cousine, que l'hiver prochain elle aura un cavalier aimable et beau: Jean Vatkofsky est officier des gardes; et tout cela parce que son colonel se marie avec sa sœur!-et dîtes après qu'il n'y a pas de hasard dans ce bas monde.

Dites moi à cœur ouvert: vous m'avez boudé pendant quelque temps. Eh bien, puisque c'est fini, n'en parlons plus. - Adieu, en me demande car le général est arrivé. Adieu M.

Mes compliments à tout le monde.

Il fait tard. J'ai trouvé un moment de loisir pour continuer cette lettre. Il y a tant de choses qui se sont passées en moi depuis que je ne vous ai écrit, tant de choses étranges, que je ne sais moi-même, quelle route je vais prendre, celle du vice ou de la sottise. Il est vrai que toutes les deux menent souvent au même but. Je sais que vous m'exhorterez, que vous essayerez de me consoler-ce serait de trop! Je suis plus heureux que jamais, plus gai que le premier ivrogne chantant dans la rue! Les termes vous deplaisent, mais hélas: dis moi qui tu hantes, je te dirais qui tu es! Je vous crois que mademoiselle S. est fausse, car je sais que vous ne direz jamais de fausseté, d'autant plus si c'est du mal! Que Dieu la bé-

Quant aux autres choses que j'aurais pu vous écrire, je garde le silence, pensant que beaucoup de paroles ne valent pas une action, et comme je suis paresseux de nature ainsi que vous le savez, chère amie, je m'endors sur mes lauriers, mettant une fin tragique à mes actions et paroles à la fois. Adieu.

14. КЪ НЕЙ ЖЕ.

St. Pétersbourg le 4 Août. Je ne vous ai pas donne de mes nouvelles depuis que nous sommes allés au camp; et vraiment je naurais pu ly reussin avec toute la bonne volonté possible. Imaginez vous une tente, qui a 3 archines en long et en large

et 21/2 de hauteur, occupée par trois pérsonnes et tout leur bagage, toute leur armure. comme: sabres, carabines, chacauts etc. etc Le temps a été horrible; une pluie, qui ne finissait pas, faisait que souvent nous pas-sions 2 jours de suite sans pouvoir sécher nos habits. Et pourtant cette vie ne m'a pas-tout-à-fait déplu. Vous savez, chère amie, que j'eus toujours un penchant très prononcé pour la pluie et la houe, et maintenant, grace à Dieu, j'en ai joui complétement. Nous sommes rentres en ville, et bientôt recommençons nos occupations. La seule chose qui me soutient, c'est l'idée que dans un an je suis officier! Et alors, alors... bon Dieu! Si vous saviez la vie que je me propose de mêner!... Oh, cela sera charmant! D'abord, des bisarreries, des folies de toute espèce et de la poésie noyée dans du champagne. Je sais, vous allez vous recrier; mais hélas! le temps de mes réves est passé; le temps de croire n'est plus; il me faut des plaisils matériels, un bonheur palpable, un bonheur qui s'achete avec de l'or que l'on porte dans sa poche comme une tabatière, un bonheur, qui ne fasse que tromper mes sens en laissant mon ame tran-quille et inactive!\_ Voila ce qui m'est nécessaire maintenant et vous vous apercevez chère amie, que je suis quelque peu charie depuis que nous sommes séparés. Quand jo vu mes peaux rêves s'enfuir, je me suis da que ça ne valait pas la peine d'en fabriquer d'autres; il vaut mieux, pensai-je, apprendre à s'en passer; j'essayai, j'avais l'air d'un ivrogne qui peu à peu tache de se désabituer du vin-mes efforts ne furent pas inutiles, et bientôt je ne vis dans le passé qu'un programme d'aventures insignifiantes et fort communes. Mais parlons d'autres choses. Vous me dites que le prince Troubetskoi et votre sœur son épouse se trouvent fort contents l'un de l'autre; je n'y ajoute pas une foi entière, car je crois connaître le caractère de tous les deux, et votre sœur ne parait pas très disposée à la soumission, et il parait que monsieur n'est pas non plus un agneau. Je sou-haite que ce calme factice dure le plus longtemps possible, mais je ne saurai prédire rien de bon Ce n'est pas que je vous trouve un manque de pénétration; mais je crois plutôt, que vous n'avez pas voulu me dire tout ce que vous pensiez, et c'est très naturel; car maintenant si mes suppositions sont vraies, vous n'avez pas même besoin de dire, oui.-Que faites-vous à la campagne? vos voisins sont-ils amusants, aimables, nombreux? Voici des questions qui vous aurent l'air d'être faites sans aucune intention serieuse! Dans un an, peût-être, je viendrai vous voir;

et quels changements ne trouverai-je pas? me reconnaitrez vous, et voudrez-vous le faire?-Et moi, quel rôle jouerai-je! sera-ce un moment de plaisir pour veus, ou d'embarras pour nous deux? car je vous avertis, que je ne suris plus le même, que je ne sens plus, que je ne parle plus de la même manière, et Dieu sait ce que je deviendrai encore dans un an.—Ma vie jusqu'ici n'a été qu'une suite de desappointements, qui me font rire mainte-nant, rire de moi et des autres; je n'ai fait qu'effleurer tous les plaisirs, et sans en avoir joui, j'en suis degoûté.—Mais ceci est un sujet bien triste que je tacherai de ne pas ra-mener une autre feis. Lorsque vous serez à Moscou, annoncez le moi, chère amie, jo

compte sur votre constance: adieu. M. Ler P. S. Mes compliments à ma cousine, si vous lui écrivez, car je suis trop paresseux pour le faire moi-même.

## 1834.

15 КЪ НЕЙ ЖЕ.

S.-Petersbourg, le 23 Décembre. Chere amiel-Quoi qu'il arrive, je ne vous nommerai jamais autrement, car ce serait briser le dernier lien, qui m'attache encore au passe-et le ne le voudrais pour rien au monde: car mon avenir, quoique brillant à l'œil, est vide et plat. Je dois vous avouer, que chaque jour je m'aperçois de plus en plus, que je ne serai jamais bon à rien, avec tous mes beaux reves et mes mauvais essais. dans le chemin de la vie... car ou l'occasion me manque ou l'audace!... On me dit: l'occasion arrivera un jour, l'expérience et le temps vous donneront de l'audace! Et qui sait, quand tout cela viendra, s'il me restera alors quelque chose de cette âme brûlante et jeune, que Dieu m'a donnée fort mal à propos' si ma volonté ne sera pas épuisée à force de patienter?... si enfin je ne serai pas tout-àfait desabusé de tout ce qui nous force d'avancer dans l'existence

Je commence ainsi ma lettre par une confession, vraiment sans y penser! Eh bien, qu'elle me serve d'excuse: vous verrez la du moins que si mon caractère est un peu chaugé, mon cœur ne l'est pas. La vue soule de votre dernière lettre à déjà été pour moi un reproche, bien mérité certainement Mais que pouvais-je vous écrire? vous parler de moi? Vraiment je suis tellement blasé sur ma personne, que lorsque je me surprends à admirer ma propre pensée, je cherche à me rappeler où je l'ai lue-et par suite de cela j'en suis venu à ne pas lire, pour ne pas penser!.. Je vais dans le monde maintenant pour me faire connaître, pour prouver, que je suis capable de trouver du plaisir dans la bonne société... Ah! je fais la cour, et à la suite d'une déclaration je dis des impertinences: ça m'amuse encore un peu; et quoique cela ne soit pas tout-à-fait nouveau, du moins cela se voit rarement!... Vous supposerez. qu'on me renvoie après cela tout de bon? Eh bien non, tout au contraire; les femmes sont ainsi faites. Je commence à avoir de l'aplomb avec elles, rien ne me trouble, ni colère, ni tendresse; je suis toujours empres sé et bouillant, avec un cœur assez froid, qui ne bat que dans les grandes occasions. N'est-ce pas, j'ai fait du chemin! Et ne croyez pas, que ce soit une fanfaronnade: je suis maintenant l'homme le plus modesteet puis je sais bien que ça ne me donnera pas une couleur favorable à vos yeux; mais je le dis, parce que ce n'est qu'avec vous, que j'ose être sincère, ce n'est que vous qui saurez me plaindre sans m'humilier, puisque je m'humilie déjà moi-même; si je ne connaissais pas votre générosité et votre bon sens, ie n'aurais pas dit ce que j'ai dit; et peutêtre, puisque autrofois vous avez oalmé un chagrin bien vif, peut-être, voudrez-vous main tenant chasser par de douces paroles cette troide ironie, qui se glisse dans mon ame irresisti blement, comme l'eau qui entre dans un bateau brisé! Oh! combien j'aurais voulu vaus revolr, vous parler, car c'est l'accent de

1046

vos paroles, qui me faisait du bien; vraiment on devrait en ecrivant mettre des notes audessus des mots; car maintenant lire une lettre c'est comme regarder un portrait: point de vie, point de mouvement; l'expression d'une pensée immuable, quelque chose qui

sent la mort!

Jetais à Царское село, lorsque Alexis est arrivé. Quand j'en ai recu la nouvelle, je suis devenu presque fou de joie; je me suis surpris discourant avec moi-même, riant, me serrant les mains l'une l'autre: je suis retourné en un moment à mes joies passées; j'ai sauté deux années terribles, enfin... Je l'ai trouvé bien changé votre frère, il es gros comme j'étais alors; il est rose, mais toujours sérieux, pausé; pourtant nous avons ri comme des fous la soirée de notre entrevue-et Dieu sait de quoi?

Dites moi, j'ai cru remarquer qu'il a du tendre pour m-lle Catherine Souchkoff... estce que vous le savez? Les oncles de mamselle auraient bien voulu les marier!... Dieu presèrve!... Cette femme est une chauve souris, dons les ailes s'accrochent à tout ce qu'ils rencontrent!-il y eut un temps où elle me plaisait, maintenant elle me force presque de lui faire la cour... mais, je ne sais, il y a quelque chose, dans ses manières, dans sa voix, quelque chose de dur, de saccadé, de brisé, qui repousse; tout en cherchant à lui plaire on trouve du plaisir à la comprometter, de la

voir s'emburasser dans ses propres filéts. Ecrivez-moi de grace, chère amie, maintenant que tous nos différents sont reglés, que vous n'avez plus à vous plaindre de moi, car je pense avoir été assez sincère, assez soumis dans cette lettre pour vous faire oublier mon crime de lèse—amitié!... Je voudrais bien vous revoir encor; au fond de ce dessein. pardonnez, il gît une pensée égoïste: c'est que près de vous je me retrouverais moimême, tel que j'étais autrefois, confiant, riche d'amour et de dévouement; riche enfin de tous les biens, que les hommes ne peuvent nous ôter et que Dieu m'a ôté, lui! - Adieu, adieu-je voudrais continuer, mais je ne puis. M. Lerma

P. S. Mes compliments à tous ceux auxquels vous jugeres convenable de les faire pour moi... adieu encore

16. КЪ АЛ. МИХ. ВЕРЕЩАГИНОЙ.

[Петербурга, 1835 г.].

Ma chère cousine!

Je me suis décidé de vous payer une dette que vous n'avez pas eu la bonté de réclamer, et j'espère que cette générosité de ma part touchera votre cœur devenu si dûr pour moi depuis quelque temps; je ne demande en récompense que quelques gonttes d'encre et deux ou trois traits de plume pour m'annoncer que je ne suis pas encore tout à fait banni de votre souvenir;-autrement je serai forcé de chercher des consolations ailleurs car ici aussi j'ai des cousines],-et la femme la moins aimante [c'est connu] n'aime pas beaucoup qu'on cherche des consolations loin d'elle, - et puis si vous perseverez encore dans votre silence, je puis bientôt arriver à Moscou-et alors ma vengeance n'aura plus de bornes; en fait de guerre [vous savezi on ménage la garnison qui a capitule, mais la ville prise d'assaut est sans pitié abaadonnée à la fureur des vainqueurs

Après cette bravade à la hussard, je me jette à vos pieds pour implorer ma grace en attendant que vous la fassiez à mon égard.

Les préliminaires finis, je commence à vous raconter ce qui m'est arrivé pendant ce temps, comme on fait en se revoyant après une lon-

gue separation.

Alexis a pû vous dire quelque chose sur ma manière de vivre, mais rien d'intéressant, si ce n'est le commencement de mes amourettes avec M-elle Souchkoff, dont la fin est bien plus intéressante et plus drôle. Si j'ai commencé par lui faire la cour, ce n'était pas un reflet du passé - avant c'était une occasion de m'occuper, et puis lorsque nous fûmes de bonne intelligence, ca devint un calcul: voilà comment: - j'ai vu en entrant dans le monde que chacun avait son piedestal: une fortune; un nom; un titre, une faveur... j'ai vu que si j'arrivais à occuper de moi une personne, les autres s'occuperont de moi insensiblement, par curiesité avant, par rivalité après.

La demoiselle S:-voulant m'attraper [mot téchnique] j'ai compris qu'elle se comprometterait pour moi facilement; aussi je l'ai compromise autant qu'il était possible sans me compromettre avec, la traitant publiquement comme à moi, lui faisant sentir qu'il n'y a que ce moven pour me soumettre ... Lorsque j'ai vu que ca m'a réussi, mais qu'un pas de plus me perdait, je tente un coup de main. Avant je devins plus froid aux yeux du monde, et plus tendre avec elle, pour faire voir que je ne l'aimais plus et qu'elle m'a-

dore [ce qui est faux au fond]; et lorsqu'elle commenca à s'en apercevoir et voulut secouer le joug, je l'abandonnai le premier publiquement, je devins dür et importinent, je fis la cour à d'autres et leur racontais [en secret]

Elle fut si confondue de cette conduite inattendue-que d'abord elle ne sat que faire et se résigna ce qui fit parler et ma lonna l'air d'avoir fait une conquête entière:-puis

la partie favorable à moi de cette hisroire.-

elle se réveilla-et commença à me gronder partout-mais je l'avais prévenu, et sa haine parut à ses amies [ou ennemies] de l'amour piqué; - puis elle tenta de me ramener par

une feinte tristesse et en disant à toutes mes connaissances intimes qu'elle m'aimait-je ne revins pas-et profitais de tout habilement.

Je ne puis vous dire combien tout ça m'a servi-ça serait trop long, et ca regarde des personnes que vous ne connaissez pas. Mais voici la partie plaisante de l'histoire: quand je vis qu'il fallait rompre avec elle aux yeux du monde et pourtant lui paraître fidèle en tête-à-tête, je trouvai vite un moyen charmant;-j'écrivis une lettre anonyme: "M-elle. je suis un homme qui vous connaît et que vous ne connaissez pas, etc. je vous avertis de prendre garde à ce jeune hom: M. L.il vous séduira-etc-voilà les preuves [des bêtises] etc..." une lettre sur 4 pages! je fis tomber adroitement la lettre dans les mains de la tante; orage et tonnèrre dans la maison -Le lendemain j'y vais de grand matin pour que en tout cas je ne sois pas recu-Le soir à un bal, je m'en étonne en le racontant à mademoiselle; mad me dit la nouvelle terrible, et incompréhensible, et nous faisons des conjectures-je mets tout sur le compte d'ennemis secrets qui n'existent pas: enfin elle me dit que ses parents lui défendent de

parler et danser avec moi - j'en suis au désespoir, mais je me garde bien d'enfreindre la défense de la tante et des oncles;—ainsi fut menée cette aventure touchante qui certes va vous donners une fort bonne opinion de moi. Au surplus les temmes pardonnent toujours le mal qu'on fait à une femme [maximes de la Rochefoucauld]. Maintenant je n'ecris pas de romans-j'en fais.

Enfin vous voyez que je me suis bien ven-gé des larmes que les coqueteries de M-elle S. m'ont fait verser il y à 5 ans. Oh! mais c'est que nos comptes ne sont pas encore reglés! Elle a fait souffrir le coeur d'un enrant, et moi je n'ai fait que torturer l'amour propre d'une vielle coquette, qui peut-être est. encore plus... mais néanmoins, ce que je gagne c'est qu'elle m'a servi à quelquechose!-Oh, c'est que je suis bien change C'est que e ne sais pas comment ca ce fait, mais chaque jour donne une nouvelle teinte à mon caractère et à ma manière de voir, ca devait arriver, je le savais toujours... mais je ne croyais pas que cela arrivat si vite. Oh. chère cousine, il faut vous l'avouer, la cause de ce que je ne vous écrivais pas, à vous et a M-lle Marie, c'est la crainte que vous ne remarquiez par mes lettres, que je ne suis presque plus digne de votre amitié... car à vous deux je ne puis pas cacher la vérité; à vous qui avez été les confidentes de mes rêves de jeunesse si beaux - surtout dans le Louvenir.-Et pourtant à me voir maintenant, on dirait que je suis rajeuni de 3 ans, tellement j'ai l'air heureux et insouciant, content de moimême et de l'univers entier; ce contraste entre l'âme et l'exterieur ne vous paraitil pas étrange?

le ne saurais vous dire combien le départ de grand maman m'afflige.-La perspective de me voir tout-à-fait seul la première fois de ma vie m'effraie; dans toute cette grande ville il ne restera pas un être qui s'intéresse

veritablement à moi...

Mais assez parler de ma triste personnecausons de vous et de Mocson Un m'a dit, que vous avez beaucoup embelli, et c'est M-me Ouglitzki qui l'a dit; en ce cas seulement je suis sûr qu'elle n'a pas menti, car elle est trop femme pour cela. Elle dit encore que la femme de son frère est charmante... en ceci je ne la crois pas tout-à-fait, car elle a intérêt de mentir. Ce qui est drôle, c'est qu'elle veut se faire malheureuse à tout prix, pour attirer les condoléances de tout le monde,—tandis que je suis sûr qu'il n'y a pas au monde une femme qui soit moins à plaindre... à 32 ans avoir ce caractère d'enfant, et s'imaginer encore faire des passions!.. et

après cela se plaindre? Elle m'a annoncé encore que mademoiselle Barbe allait se marier avec M. Bachmetieff. Je ne sais pas si je dois trop lui croire-mais en tout cas, je souhaite à M-elle Barbe de vivre en paix coujugale jusqu'au célèbrement de sa noce d'argent, - et même plus, si Jusque-là elle n'en est pas encore dégoutée...

Maintenant voici mes nouvelles: Наталья Алексвевна съ чады и домочадны s'en va aux pays étrangers!!! poush' elle va donner la bas une fameuse idée de nos dames rus-

Dites à Alexis que sa passion, M-elle Ladigensky, devient de jour en jour plus fermi dable! je lui conseille aussi d'engraisser

encore, pour que le contraste ne soit pas si frappant. Je ne sais pas si la maniere de vous ennuyer est la meilleure pour obtenir ma grace; ma huitième page va finir et je craindrais d'en commencer une neuvieme. ainsi donc chère et cruelle cousine, adieu, et. si vraiment vous m'avez remis dans votre faveur, faites le moi savoir, par une lettre de votre domestique,-car je n'ose pas compter sur un billet de votre main.

Adieu done, j'ai l'houneur d'être ce qu'en met aubas d'une lettre votre très humble M

Lermantoff

P. S. Mes respects, je vous prie, à mes tantes, consines, of cousins, et connaissances

#### 1838.

17 КЪ СВЯТОСЛАВУ АВАНАСЬЕВИЧУ РАЕВСКОМУ.

Тарханы, 16 антаря [1836]. Любовный Святославы Мив очень жаль, что ты до сихъ поръ лънишься меня увъдомить о томъ, что ты пълзешь и что пълается въ Петербурга Я теперь живу въ Тарханахъ, въ Чембарскомъ уводъ [вотъ тебъ адресъ на случай, что ты его не знаещь], у бабушки, слушаю, какъ подъ ок-номь воеть мятель Гадьсь все времи ужасные сивга, въ сажень глубины, лощали вязнуть и..... и сосъди оставляють другь друга въ поков, что, въ скобкахъ, весьма пріятно, тыть за десятерыхъ, .... вз могу, потому что ..... , шишу четвертый акть новой драмы, взятой наъ происшествія, случившагося со мною въ Москвъ. О, Москва, Москва, столина нашихъ предковъ, элатоглавая царица Россін великой, малой, бълой, черной, красной, всёхъ цвътовъ, Москва, ..., прецодло со мною поступила. Надо тебъ объяснить сначала, что я влю-блень. И что-жь я этямь выиграль?—Сдин Правда, сердце мое осталось покорно разсудку, но въ другомъ не менъе важномъ .. происходить гибельное возстанів. Те-

перь ты ясно видишь мое несчастное положение и какъ другъ, върно, пожалъешь, а можеть быть и повавидуещь, нбо все то хорошо, чего у насъ нать, оть этого, върно, и .... намъ правител. Вотъ самая дере-

венская философія! Я опасаюсь, что моего "Арбенина" снова не пропустили, и этой мысли подало поводъ твое молчание. Но объ этомъ будеть

Также я боюсь, что лошадей монхъ на продали и что они тебя затрудняють. Если бы ты раньше написать, то я бы прислать денегъ для прокормленія ихъ и людей, н потомъ если онв не продадутся, то я отсюда не возьму столько дошадей, сколько намъревають Пожалуйста, отвъчай коев

Объявляю тебя още новосты льтомъ ба долучины. бунка перотакаеть жить въ Петербурга, т. 6. пъ пъсъ пъсяцъ. Я ее уговорить, потому что сыв советь истераалась, а денегь же теперь мого, но я тебь обытьляю, что мы коз-таки по разстанемся.

Я тебь не описания своего похождения въ Москей и из на тебю излишной окромность то вепомниль объ ликодущемъ) гола. цишь изъ стого сие добръ и ве-

#### IS. KD E. A. APCEHBEBOR.

1049

[Царское село. Мартъ или апрель 1836 г.]. Милая бабушка, на-дняхъ Марья Акимовна увхала. Я узналь объ ея отъвадв въ Царскомъ-прівхаль въ городъ на одинъ вечерь, быль у нея, но не засталь, и потому не писалъ съ нею. Вы, върно, получите мое письмо прежде ся прівада, то и не будете безпоконться, что я съ нею не пишу

Я на-дияхъ купилъ лошадъ у генерала. Прошу васъ, если есть деньги, прислать мив 1580 рублей; лошадь славная и стоить больше, а ціна эта не велика.

На счеть квартиры я еще не рѣшился, но есть пъсколько на примътв; въ началъ мая онв будуть дешевле по причинв отьвзда многихъ на дачу.-Я вамъ, кажется, писалъ, что Лизавета Аркальевна влеть нынче весной съ Натальей Алексвевной въ чужіе края на годъ; теперь это мода, какъ было ибкогда въ Англіи; въ Москвѣ около тридцати семействъ собираются на будущій годь въ чужіе края. Пожалуйста, бабушка, не мішкайте отъвадомь; вы, я думаю, получили письмо мое, съ которымъ я послаль письмо Григорья Васильевичапожалуйста объясните мив, что мив лучше ему писать.

Прощайте, милая бабушка, прошу вашего благословенія, цълую ваши ручки н остаюсь покорный внукъ-М. Лермонтовъ.

#### 1837.

19, къ с. А. РАЕВСКОМУ.

[С.-Петербургъ, начазо марта 1837]. Милый мой другь Раевскій.

Меня нынче отпустили домой проститься. Ты не можешь вообразить моего отчаявія, когда я узналь, что я виной твоего несчастія, что ты, желая мив же добра, за эту записку пострадаешь. Дубельть говорить, что Клейнмихель тоже виновать... Я сначала не говориль про тебя, но потомъ меня допрашивали отъ Государя: сказали, что тебъ инчего не будеть, и что если я запрусь, то меня въ солдаты. Я вспомниль бабушку... и не смогъ. Я тебя принесъ въ жертву ей... Что во мнв происходило въ эту минуту, не могу сказать-но я увърень, что ты меня понимаешь и прощаешь. и находишь еще достойнымъ своей дружбы. Кто-бъ могь ожидать!.. Я къ тебъ за вду непременно. Сожги эту записку Твой - M. L.

20. къ нему же.

С.-Петербургь. Марть 1837. Любезный другь.

Я видъль нынче Краевскаго; онъ быль у меня и разсказываль мив, что знаеть про твое дело. Будь уверень, что все, что бабушка можеть, она сдълаеть... Я теперь почти здоровъ-нравственно... Была тяжелая минута, но прошла. Я боюсь, что будеть съ твоей хандрой? Если бъ и могь только съ тобой видеться! Какъ только позволять мнв выважать, то вторично приступлю къ коменданту. Авось позволить проститься.-Прощай, твой павъки М. L.

#### 21. KB HEMY ME.

[Марть или апраль 1837]. Любезный другь Святославь! Ты не можешь вообразить, какт ты меня обрадоваль своимь письмомь. У меня было на совъсти твое несчастье, меня мучила мысль что ты за меня страдаешь. Дай Богь, чтобъ твои надежды сбылись. Вабушка хлопочеть у Лубельта и Аванасій Алекс'вевичь также. Что до меня касается, то я заказаль обмундировку и скоро вду. Мив коменданть, и думаю, нозволить съ тобой видъться-иначе же я и такъ прівду. Сегодня мив прислали сказать, чтобъ я не выважаль, пока не явлюсь къ Клейнмихелю. ибо онь теперь и мой начальникъ. .... Я сегодня быль у Асанасыя Алексвевича, и онъ меня просилъ не рисковать безъ позволенія коменданта-и самъ хочеть просить объ этомъ. Если не позволить, то и все прівду. Что Краевскій, на меня пеняєть за то, что и ты пострадаль за меня? - Мик иногда кажется, что весь міръ на меня ополчился, и если бы это не было очень лестно, то право меня бы огорчило... Прощай, мой другь. Я буду къ тебъ писать про страну чунесь-востокъ. Меня утвиають слова Наполеона: les grands noms se font à l'Orient. Видиль: все глупости. Прощай, твой павсегда—М. Lermontoff.

## 22. къ м. а. лопухиной.

31 мая, съ Кавилав.

Je tiens exactement ma promesse, chère et bonne amie, et je vous envoie, ainsi qu'a madame votre sœur les souliers circassiens, que je vous avais promis; il y en a six paires, et vous pouvez facilement partager sans vous quereller; je les ai achetés des que j'ai pu en trouver. Je suis maintenant aux eaux, je bois et je me baigne, enfin je mene une vie de canard tout-a-fait. Dien veuille, que ma lettre vous trouve encore à Moscou, car si elle va voyager en Europe, à vos trousses, elle vous attrapera peut-être à Londres, A Paris, à Naples, que sais-je, — et toujours dans des endroits, où elle sera pour vous la chose la moins întéressante, de quoi Dieu la garde et moi aussi! J'ai ici un logement fort agréable; chaque matin vois de ma fenêtre toute la chaîne des montagnes de neige et l'Elbrous; et maintenant encore au moment, où j'écris cette lettre, je m'arrête quelques fois pour jeter un coup d'œil sur ces géants; tant ils sont beaux et majestueux. J'espère m'ennuyer joliment tout le temps que je passerai aux eaux, et quoiqu'il est très facile de faire des connaissances, je tache de n'en pas faire du tout; je rode chaque jour sur la montagne, ce qui seul à rendu la force à mes pieds; aussi je ne fais que marcher; ni la chaleur, ni la pluie ne m'arrètent... Voici à peu près mon genre de vie, chère amie; ce n'est pas fort beau, mais... des que je serai guéri, j'irai faire l'expédition d'automne contre les circassiens, quand l'empereur sera ici

Adieu, chère; je vous souhaite beaucoup de plaisir à Paris, et à Berlin. Alexis a-t-il reçu sa permission; embrassez-le de ma part Adieu. Tout à vous M. Lermontoff.

P. S. De grace écrivez-moi et dites si lessouliers vous ont plu.

23. КЪ Е. А АРСЕНЬЕВОЙ.

Милая бабушка, пишу къ вамь по тяжелой почть, потому что третьяго дня по экотра-ночтв не успыть, ибо вздиль на желъэныя воды и, виновать, сововмъ вабыль, что тамъ письма не принимають; боюсь, чтобы вы не стали безпоконться, что одну почту нъть письма. Эскадронь нашего полка, къ которому баронъ Розенъ вельлъ меня причислить, будеть находиться въ Анапр на берегу Чернаго моря при встръчь государя, туть же, гдв отрядъ Вельяминова, н. слъдовательно, я съ водъ не поъду въ Грузію. И такъ прошу васъ, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на пмя Павла Ивановича Петрова, и нанимите къ нему: онъ объщался мнв доставлять ихъ туда; инэче нельзя, ибо оттуда сообщеніе сюда очень трудно, и почта не ходить, а делени съ нарочными отправляють Оть Алексъя Аркадыча я получнить навъстія; онь здоровь, и нъкоторые офицеры, которые отгуда сюда прівхали, мив говорили, что его можно считать пучшимь офицеромь изъ гварнейскихъ, присланныхъ на Кавказъ. То, что вы мн'в пишете объ Гвоздеви, меня не очень удивило; и уважая, ему предсказываль, что онъ будеть юнкеромъ у меня во вавоцв; а впрочемъ жаль его.

Здівсь погода ужасная: дожди, вътры, туманы; ноль хуже петербургскаго сентября, такть что и остановился брать ванны и пить воны до хорошихъ двей. Впрочемъ, я думаю, что не возобновлю, потому что вдо-

ровъ какъ нельзя лучше.

Для отправленія вь отрядь мивнадо булоть одвлать много покупокь, а свои вещи я пумаю оставить у Павла Ивановича. Пожалуйста, пришлите мив денегь, милая бабушка; на прожитье здёсь мив достанеть, а если вы пришлете поздно, то въ Анапу трудно доставить.

Прощайте, милая бабушка, цълую ваши ручки, прошу вашего благословенія и остаюсь нашъ въчно привязанный къ вамь и покорный внукъ Михаилъ.

Пуще всего не безнокойтесь обо мив; Богь дасть, мы скоро увидимся.

КЪ С. А. РАЕВСКОМУ

23а. Пятигорскъ, осенью 1837 года. .Пюбезный другь Святославь!

Я полагаю, что либомон два письма пропали на почть, либо твои ко мнъ не дошли, потому что съ твхъ поръ, какъ я адась, я о теба знаю только изъ писемь

Наконецъ меня перевели обратно въ гварбабушки. дію, но только въ Гродненскій полкъ, н если бы не бабушка, то, но совъети скавать, я бы охотно остадея здъсь, потому что врядь ли Поселене веселье Грувін.

Съ тъхъ поръ, какъ выбхаль изъ Росеіи, повърнив ли, я находился до сихъ поръ въ безпрерывномъ странствовани, то на перекладной, то верхомы, изъвадиль Линію ваю вдоль оть Кнапяра до Тамани, перекхаль горы быль въ Прушь, въ Кубь, Шемахъ, въ Кахетія, одътый по-черкесски. съ ружьемъ за плечами, ночеваль въ чистомъ поль, засыпаль подъ крикъ щакаловъ, ълъ чуренъ, индъ вахетинское даже... Простудившиев дорогой, я прівхать на

воды весь въ ревматизмахъ; меня на рукадъ вынесли люди изъ повозки, и не могъ ходить-въ мъсянъ меня воды совстмъ поправили; я никогда не быль такъ здоровъ. за то веду жизнь примърпую; пью видо тольно когда гдр-инбудь из горахь ночью. прознону, то, привлавь на мвето, гранев. Здвеь, кромъ войны, службы ивту; я прівхаль въ отрядь слишномъ поално, ибо Государь ньигое не вельять дълать вторуюэкспедицію, и я слышаль только два, три выстрана; за то два раза въ моихъ путешествіяхь отстраливался, разъ ночью мы вхали втроемъ наъ Кубы: я, одинь офицеръ нашего полка и Черкесъ (мирный, разу мьется], и чуть не попались шаякъ Лезгинъ. Хорошихъ ребять адвеь много, оссбенно въ Тифлисъ есть люди очень поридочные; а что здась истинное наслаждение. такъ это татарскія бани!-Я сняль на скорую руку виды всихъ примъчательныхъ, мвоть, которыя посвщаль, и велу съ собою порядочную коллекцію; одинив словомъ, я вояжировалъ. Какъ перевалился черезъ хребеть въ Грузію, такъ бросиль телъжку и сталъ вздить верхомъ, лазиль на сиъговую гору [Крестовая] на самый верхъ, что не совсемъ легко; оттуда видна половина Грузіи какъ на блюдечка, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительнаго чувства; для меня горный воздухъ-бальзамъ; хандра къ чорту, сердце бъется, грудь высоко дышеть ничего не надо въ эту минуту; такъ силълъ бы да смотраль цалую жизнь.

Началь учиться по-татарски, языкъ, который адъсь, и вообще въ Азіи, необходимъ, какъ французскій въ Европъ, - да жаль, теперь не доучусь, а впоследствін могло бы пригодиться. Я уже составляль планы вхать въ Мекку, въ Персію и проч. теперь остается только проситься въ экопедицію въ Хиву съ Перовскимъ.

Ты видишь наъ этого, что и едалался ужаснымь бродигов, а, право, я расположень къ этому роду жнани. Если тебъ вздумается отивчать мив, то пиши въ Петербургь, увы, не въ Царекое Селе; скучна бхать въ новый полкъ, я совсемь отвыкъ отъ фронга и серьезно думаю выйти въ от-

Прощай, любезный другь, не позабудь меня, и въръ все-таки, что самой моей большой печалью было то, что ты черезъ меня пострадаль.

Ввчно тебв преданный М. Лермонтовъ

#### 1838.

24 пъ м. А. лопухиной.

Petersbourg 15 Février. Je vous ceris, chère amie, la veille de m'en aller à Novgerod, l'attendais jusqu'à présent, qu'il m'arrivat quelque chose d'agréable pour vous l'annoncer mais rien n'est venu, et je me décide a vous écrire, que je m'ennuie à la mort. Les premers jours de mon arrivée je n'ai fait que courre des présentations, des visites de ceremone des savez puis je suis allé chaque jour au pele il est fort bien, o'est vrais man déjà dégoûté. Et, on ne veut pas que de le service, quoi-que je l'aurais par que ces messie-

urs, qui sont passés à la garde avec moi, l'ont déjà quitté Enfin je suis passablement découragé et je désire même quitter Pétersbourg an plus vite pour aller n'importe où, que ce soit au régiment, ou au diable; j'aurai au moins alors prétexte pour me lamenter, ce qui est une consolation comme une autre.

Ce n'est pas très joli de votre part, que vous attendez toujours ma lettre pour m'écrire: on dirait, que vous faites la fière; pour Alexis cela ne m'étonne pas, car il va se marier un de ces joursci avec je ne sais plus quelle riche marchande, comme on le dit ici, et je conçois que je ne puis pas espérer d'avoir dans son coeur une place pareille à celle d'une grosse marchande en gros. Il m'avait promis de m'écrire deux jours après mon départ de Moscou; mais peut-être a-t-il oublié mon adresse, aussi je lui en envoie deux.

1 Въ С.-Петерб. у Пантелеймоновскаго моста, на Фонтанкъ, противъ Лътняго сада, въ помв Венецкой.

2. Въ Новгородскую губернію, въ первый екругь военныхь поселеній, въ штабь лейбьгвардін гродпенскаго гусарскаго полка.

Si après cela il ne m'écrit pas, je le maudis, lui et sa grosse marchande en gros: je m'applique déjà à composer la formule de ma malediction. Dieu! que c'est embarrassant d'avoir des amis qui sont en train de se marier.

En arrivant ici j'ai trouvé un chaos de commerages dans la maison; j'y ai mis de l'ordre autant que possible, quand on à affaire à trois ou quatre femmes qui ne veulent pas entendre raison: pardonnez-moi, si je parle ainsi de votre sesque ou sexe charmant, mais hêlas! Si je vous le dis, c'est aussi une prauve que je vous crois une exception. Enfin quand je reviens à la maison, je n'entends que des histoires, des plaintes, des reproches, des suppositions, des conclusions; c'est quelque chose d'odieux pour moi surtout, qui en ai perdu l'habitude au Caucase, où la société des dames est très rare ou très peu causante [celle des géorgiennes par ex., car elles ne parlent pas russe, ni moi géorgien].

Je vous prie, chère Marie, écrivez-moi un peu, sacrifiez vous-écrivez-moi toujours et ne faites pas de ces petites cérémonies-vous devez être audessus de cela! Car enfin, si quelquefois je tarde à répendre, c'est que vraiment ou je n'ai rien à dire, ou j'ai trop a faire-deux excuses valables

J'ai été chez Joukofsky et lui ai porté Tamбовскую казначеншу, qu'il m'avait demande et qu'il porta à Wiasemsky pour lire ensem-ble: cela leur a beaucoup plu—et cela sera inséré au prochain numero du Современ-

Grand-maman espère, que je serai bientôt passé au hussards de Царское-Село, mais c'est parce qu'on le lui a fait espérer, Dieu sait avec quel motif, et c'est pour cela qu'elle ne consent pas à ce que je prenne mon congé; quant à moi je n'espère rien du tout.

Pour la conclusion de ma lettre je vous envoie une pièce de vers, que j'ai trouvée par hasard dans mes paperasses de voyage et qui m'a plu assez, vu que je l'ai oublié, mais cela ne prouve rien du tout.- Mosumea отраннава Я, матерь Божін, нын'в съ молитвою и т. д. Adieu, chère amie; embrassez Alexis et dites lui que c'est une honte et di-

tes le aussi à mademoiselle Marie Lapouchin. Lerma.

## 25. Rb C. A. PAEBCKOMY.

LOUR S REGI Любезный другь Саятээлавы

жем сгы ссло омани өөндалоп энж ты самъ знаешь почему; но я гэллоть души прощаю, зная твои разогрозатаз нервы. Какъ могь ты думать, чгобь я шугиль твоимь спокойствіемь или говориль такія вещи, чтобы отказаться. Глазарэ то, что я совсьмь этого не говориль или пусть говориль, да не про то. Я эказать, что от-ЗЫВЪ непокорень ка начальетну поврадять тобв тогда, когда ты еще адвов ситаль подв арэстомь, и что безь этого ты, можеть быть, остался бы вдвсь.

ал вегиссен ыт отр добде акапшан В водамь, и что просьба поэположения къ военному министру; но рэзэтодін де захю: если ты повдешь, то, пожилуйога, напичи куда и когда. Я адвеь по прэклэчу окучаю; какъ быть? покойная ж ізнь для меня хуже. Я гозорю поковная, погому что учатье и маневры производять только усталость. Писать не пишу, печатать хлэпэгнэ, да и пробоваль, но неудачно.

Романь, который мы съ тобой начати, затянулся и врядь ли кончитоя, ибо оботоятельства, которыя составляли его ознову, перемінились, а я, знаешь, из могу въ этомь случав отступить оть и тины.

Если ты повдешь на Кавказь, то это, я увърень, принесеть тебъмного пользы физически и правственно: ты вэртечьоя поэтомь, а не экономо-политическимь меттателемь, что для души и тъта здоровве. Не вилю какь у васъ, а адвеь мтв поель Кавказа все холодно, когда другимъ жърко, а ужь влоровые того, какъ я тэпорь, кажется, быть невозможно. О Юрьева скажу тобы: вообрази влюбился вы актрясу, вышель вь отставку, живеть у Балабина. табакъ и чай ужъ въ долгь не дають и 30,000 долгу, и вопъ изъ города из выпускають, -видинь: у воякаго свои неоглатия.

Прощай, любезный другь, и про пу тобя, будь увърень во мнв и думай, что я никогда не скажу и не сдвлаю изчего тебв огорчительнаго. Прощай, мильт другь, бабушка также къ тебъ пишегь. — М. Лермонтовъ.

#### 26. къ м. а. лопухиной.

[конень 1833 г. или патало 1839].

Il y a longtemps, chère et bonne amie, que je ne vous ai écrit et que vous ne m'avez donné de nouvelles de votre chère personne et de tous les vôtres; aussi j'ai l'espérance que votre réponse à cette lettre ne se fera pas longtemps attendre: il y a de la fataite dans cette phrase, direz-vous, mais vous vous tromperez. Je sais, que vous êtes parsuadée, que vos lettres me font un grand plaisir, puisque vous employez le silence com ne punition, mais je ne mérite pas cette punition. car j'ai constamment pensé à vous; preuve: j'ai demandé un semestre d'un an-refusé, de 28 jours-refusé, de 14 jours-le grand duc a refusé de même. Tout ce temps j'ai été dans l'espérance de vous voir Je ferai encore une tentative—Dieu veuille, qu'elle réussisse. Il faut vous dire, que je suis le plus malheureux des hommes, et vous me oroirez, quand

vous saurez, que je vais chaque jour au bai: je suis lancé dans le grand-monde... Pen-dant un mois j'ai été à la mode, on se m'arrachait. C'est franc au moins. Tout ce monde que j'ai irjurié dans mes vers se plait à m'entourer de hatteries, les plus jolies femmes me demandent des vers et s'en vantent, comme d'un triomphe. Néanmoins je m'ennuie.-J'ai demandé d'aller au Caucase - refusé on ne veut pas même me laisser tuer! - Peut-être, chère amie, ces plaintes ne vous paraitrontelles pas de bonne foi; peut-être vous paraitra-t-il étrange, qu'on cherche les plaisirs pour s'ennuyer, qu'on court les salons, quand on n'y trouve rien d'intéressant? Eh bien, je vous dirai mon motif. Vous savez que mon plus grand défaut c'est la vanité et l'amour propre: il fut un temps où j'ai cherché à être admis dans cette société, comme novice; je n'y suis pas parvenu, les portes aristocratiques se sont fermées pour moi; et maintecant j'entre dans cette même société non plus en solliciteur, mais en homme, qui a conquis ses droits; j'excite la curiosité, on me recherche, on m'engage partout, sans que je fasse mine de le désirer même; les femmes, qui tiennent à avoir un salon remarquable, veulent m'avoir, car je suis aussi un lionoui, moi, votre Michel, bon garçon, au quel vous n'avez jamais cru une crinière. Convenez que tout cela peut enivrer; heureusement ma paresse naturelle prend le dessus; et peu à peu je commence à trouver cela par trop insupportable. Mais cette nouvelle expérience m'a fait du bien, en ce qu'elle m'a donnée des armes contre cette société, et si jamais elle me poursuit de ses calomnies [ce qui arriveral j'aurai du moins les moyens de me venger; car certainement nulle part il n'y a tant de bassesses et de ridicule Je suis persuadé que vous ne direz à personne mes vanteries, car on me trouverait encore plus ridicule que qui que cela soit, et puis avec vous je parle, comme avec ma conscience,et puis c'est si doux de rire sous cape des choses briguées et enviées par les sots, avec quelqu'un, qui, on le sait, est toujours prêt à partager vos sentiments C'est de vons, que je parle, chère amie, je vous le répète, car ce passage est tant soit peu obscur.

Mais vous m'écrirez, n'est ce pas? Je suis sur, que vous ne m'avez pas écrit pour quelque raison grave. Etes-vous malade? y a-t-il quelqu'un de malade dans la famille? Je le crairs. On m'a dit quelque chose de semblable. Dans la semaine prochaine j'attend votre réporse qui j'espère, sera non moins longue que ma lettre et certainement mieux ecrite, car je crains hien que vous ne sachiez déchifirer ce barhonillage.

Adieu, chère amie, peut-être, si Dieu veut me recompenser, je parviendrai à avoir un semestre, et alors je serai toujours sûr d'une réponse telle-quelle.

Saluez de ma part tous ceux qui ne m'ont pas oublie! Tout a vous M. Lermontoff.

#### 1839.

27. КТ. АЛЕКСТЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ЛОПУХИНУ. С.-Петербургъ. d евроль или мартъ 1839 г.l Милый Алексисъ!

Я былъ боленъ и оттого долго не отвъчалъ и не поздравляль теби, но върь мив, что я некренно радуюсь твеему счастію н поздравляю тебя и милую тьою жену Ты нашель, кажется, именно ту узкую дорожку, черезъ которую и перепрыгнулъ и отправился цъликомъ [и прошелъ ее всю]. Ты дошелъ до цъли, а я никогда не дойду: засяду гдв-вибудь въ ям'в и поминай какъ звали-да еще будуть ли поминать? Я похожь на человъка, который хотъль отвъдать оть всехъ блюдь разомъ, сытымъ не наблея, а получиль индижестию, которая вдобавокъ, къ несчастію, разръшается стнхами. Кстати о стихахъ: я неполниль объщаніе и написаль ихъ твоему насліднику, они самые нравоучительные: "à l'usage Следують стихи: "Ребенка нелаго рожденье" см.

въ отдела стихотнореній. Je désire, que le sujet de ces vers ne soit nas un mauvais sujet.—Увы! каламбурь луч-

пе стиховъ! Ну да все равно! Если онъ вышелъ изъ пустой головы, то, по крайней мъръ, стихи изъ полнаго сердца. Тотъ, кто играеть словами, не всегла играеть чувствомъ, а ты можещь быть увъренъ дорогой Алексисъ, что я такъ рада за тебя, что завтра же начну сочинять новую ар[но] для твоего маленькаго крикуна.

Напиши, пожалуйста, милый другь, что у васъ дблается: я три раза вимой про-сился въ отпускъ въ Москву къ вамъ, хоть на четырнадцать дней— не пустили! Что, брать, д'ялать! Вышель бы въ отставку, да бабушка не хочеть-надо же ей чамь-нибудь пожертвовать. Признаться тебъ, я съ нъкотораго времени ужасно уналь духомъ. [Далве оторвано].

#### 1840.

28 къ в. к. опочинину.

[1840 r. auptan S-ro].

O! cher et aimable M-r Opotchinine! Et hier soir en revenant de chez vous, on m'a annoncé une nouvelle fatale avec tous les menagements possibles, et à l'heure, au moment où vous lisez ce billet, jè ne serai plus [tourn e zl à Pétersbourg Car je monte la garde. Et or [style biblique et naïf] croyez à mes regrets sincèrets de ne pouvoir venir vous

Et tout's vous Lermontoff

20 къ генералъ-мајору плаутину.

Въ комић февраля 1840 года.

Ваше превосходительство, милостивый государы Получивь оть нашего превосходительства приказаніе объясніть памъ обстоятельства поедчика моего съ господиномъ Барантомъ, честь имвю донести вашему превосходительству, что 16-го февраля, на бала у графиен Лаволь, господинъ Гарантъ сталъ требовать у меня объисненія на ечеть будто мною сказаннаго. Я отвачаль, что все ему переданное несправедливо; по такъ какъ окъ былъ этимъ недоволень, то я прибавиять, что дальиващаго объяснения давать ему не намъренъ. На колкій его отвірть я возразиль такою же колкостью, на что онъ сказаль, что если ок находился въ своемъ отечествъ, то зналъ

бы, какъ кончеть дъло. Тогда и отвъчаль,

что въ Россіи слъдують правиламъ чести

такъ же строго, какъ и вездъ, л что мы

моньше другихт, нозволяемъ сеоя оскор-

блить бевнаказанно. Онъ меня вызваль, ус-

новились и разстались. 18-го числа, въ зоскресенье, въ 12 часовъ утра, събхались мы за Черною ръчкою на Парголовской доэогь. Его секундантомъ быль французъ, котораго имени я не помню и котораго никогда до сего не видълъ. Такъ какъ госполинъ Баранть почиталь себя обиженнымъ, то я предоставиль ему выборь оружія. Онъ набралъ шпаги, но съ нами были также и пистолеты. Едва успъли мы скрестить шпаги, какъ у моей конецъ переломился, а онъ слегка оцараналъ [мив] грудь. Тогда взяли мы пистолеты. Мы должны были стрълять вмаста, но я немного опоздаль. Онъ далъ промахъ, а я выстрелиль въ сторону. Посять сего онъ подалъ мит руку, и мы разошлись. Вотъ, ваше превосходительство, подробный отчеть всего случившагося между нами. Съ истинной преданностью честь имъю пребыть вашего превосходительства покориваний слуга Михайла Лермантовъ

#### 30. инсьмо къ великому князю михаилу » павловичу.

Ваше Императорское Высочество! Прианавая въ полной мъръ вину мою и съ благоговъніемъ покоряясь наказанію, возложенному ца меня Его Императорскимъ Величествомъ, я быль ободренъ до сихъ поръ належдой имъть возможность усердною службой загладить мой проступокъ, но, получивъ приказаніе явиться къ господину генераль-адъютанту графу Бенкендорфу, я изъ словъ его сіятельства увидель, что на мнв лежить еще обринение въ ложномъ показанін, самое тяжкое, какому можеть подвергнуться человъкъ, дорожащій своей

Графъ Бенкендорфъ предлагалъ мив написать письмо къ Баранту, въ которомъ бы я просиль извиненія въ томъ, что несправедливо показалъ въ судъ, что выстрълиль на воздухъ. Я не могь на то согласиться, ибо это было бы противъ моей соввети: но теперь мысль, что Его Императорское Величество и Ваше Императорское Высочество, можеть-быть, раздъляете сомивніе въ истинв словъ моихъ, мысль эта столь невыносима, что я ръшился обра-гиться къ Вашему Императорскому Высочеству, зная великодушіе и справедливость Вашу и будучи уже не разъ облагодътельствованъ Вами, и просить Васъ защитить и оправдать меня во мивніи Его Императорскаго Величества, ибо въ противномъ случав теряю невинно и невозвратно имя благороднаго человъка.

Ваше Императорское Высочество позволите сказать мив со всею откровенностью: я искренно сожалью, что показаніе мое оскорбило Баранта: и не предполагалъ этого, не имъль этого намъренія, но теперь не могу неправить ошибку посредствомъ лжи, до которой ни унижался. Ибо, сказавъ, что выстрелиль на воздухъ, я сказаль истину, готовъ подтвердить оную честнымъ словомъ, и доказательствомъ можеть служить то, что на мъсть дуэли, когда мой секунданть, отставной поручикъ Столыпинъ, подаль мив пистолеть, я сказаль ему именно, что выстрълю на воздухъ, что и подтвердить онь самь.

Чувствуя въ полной мъръ дерзновеніе мое, и однако, осміниваюсь надіяться что Ваше Императорское Высочество соблаго-

волите обратить вниманіе на горестное мос положение и заступлениемъ Вашимъ возстановить мое доброе имя во мивніи Его Императорскаго Величества и Вашемъ.

Съ благоговъйною преданностью имъю счастіе пребыть Вашего Императорскаго Высочества всепреданнъйшій Михаиль Лермантовъ, Тенгинскаго пъхотнаго полка поручикъ.

#### 31. КЪ А. А. ЛОПУХИНУ.

[Ставрополь] 17 іюня [1840 г.]. О милый Алексисъ!

Завтра я ѣду въ дъйствующій отрядъ на лъвый флангъ въ Чечню брать пророка Шамиля, котораго, надъюсь, не возьму, а если возьму, то постараюсь прислать къ тебь по пересылкъ. Такая каналья этоть пророкъ! Пожалуйста спусти его съ Аспелинда [?]; они тамъ, въ Чечнъ, не знаютъ индъйскихъ пътуховъ, такъ авось это его испугаетъ. Я здъсь, въ Ставрополъ, уже съ недълю и живу вмъсть съ графомъ Ламбертомъ, который также бдеть въ экспедицію и который вадыхаеть по графинь Зубовой, о чемъ прошу ей всеподданивише донести. И мы оба тамъ... Я адъсь отъ жару такъ слабъ, что едва держу перо. Дорогой и ваъзжаль въ Черкаскъ къ генералу Хомутову и прожиль у него три дня, и каждый день быль въ театръ. Что за театря! Объ немъ стоить разсказать: смотришь на сцену-и ничего не видишь, ибо передъ носомъ сальныя свъчи, отъ которыхъ глаза лопаются; смотришь назадъничего не видишь, потому что темно; смотришь направо-ничего не видишь, потому что ничего нъть: смотришь нальво и видишь въ ложв полиціймейстера; оркестръ составлень изъ четырехъ кларнетовъ, двухл. контрабасовъ и одной скрипки, на которой нилить самъ капельмейстеръ, а этотъ капельмейстеръ примъчателенъ тъмъ; что глухъ, и когда надо начать или кончить. то первый кларнеть дергаеть его за фалды, а контрабась бьеть такть смычкомь по его плечу. Разъ по личной ненависти онь его такъ хватиль смычкомъ, что тоть обернулсян хотвль пустить въ него скрипкой, но въ эту минуту кларнетъ дернулъ его за фалды, и капельмейстерь упалъ навзничь головой примо въ барабанъ и проломиль кожу; но въ азартъ вскочиль и хо тыль продолжать бой и что же? о ужасъ На головъ его вмъсто кивера торчить барабань. Публика была въ восторгь, занавъсъ опустили, а оркестръ отправили на съважую. Въ продолжение этой потвхи я все ждаль, что будеть?-Такъ-то, мой мильи Алеша!-Но эдівсь въ Ставрополів такихъ удовольствій ніть; за то ужасно жарко. Віз роятно письмо мое тебя найлеть въ Сокольникахъ. Между прочимъ прощай: ужасно я усталь и слабъ. Поцвлуй за меня ручку у Варвары Александровны и будь благонадежень. Ужасно усталь... Жарко... Уфъ!-Лермонтовъ.

#### 32. КЪ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

Пятигорскъ, поля 28 (1840 года). · Милая бабушка. Пишу къ вамъ наъ Пятигорска, куда я опить повхаль и проведу нъсколько времени для отдыха. Я полу чиль вашихъ три письма вдругъ и притомъ бумагу отъ С. на счеть продажи людей, которую надо засвидьтельствовать и ня руку у Варвары Александровны и прои пошлю, Напрасно вы мив не послали каигу графини Ростопчиной; пожалуйста. тотчасъ по полученіи моего письма, пошлите мив ее сюда въ Пятигорскъ. Прошу васъ также, милая бабушка, купите мив полное собраніе сочиненій Жуковскаго последняго изданія и пришлите также сюда тотчась. Я бы просиль также полнаго Шекспира поанглійски, да не знаю, можно ли найти въ Петербургъ; препоручите Екиму [Шанъ-Гирею], только, пожалуйста, поскоръе. Если это будеть скоро, то здась еще меня застанеть.

1059

То, что вы мив пишете о вловахъ гр. Кілейнмихеля], я полагаю, еще не значить, что мив откажуть одставку, если я подамъ; онь только проста не совътуеть; а чего мив эдбсь еще ждать? Вы бы хорошенько спросили, только выпустить ли, если я

Прощайте, милая бабушка, будьте вдоровы и покойны; цълую ваши ручки, прошу вашего благословенья.

#### 33. КЪ А. А. ЛОПУХИНУ.

Патигорскъ, [12] севтабря 1840 года. Мой милый Алеша!

Я увъренъ, что ты получилъ письмо мос, которое я тебь писаль изъ двиствующаго отрида въ Чечив, но увърень также, что ты мив не отвъчаль, ибо и ничего о тебъ не слышу письменно. Пожалуйста, не льнись: ты не можешь вообразить, какъ тяжела мысль, что друзья насъ забывають. Съ техъ поръ, какъ я на Кавказв, я не получаль ни оть кого писемь, даже нав дому не им'влъ навъстій. Можеть-быть, они пропадають, потому что я не быль нигдъ на мъсть, а шатался все время по горамъ съ отрядомъ. У насъ были каждый день дъла, и одно довольно жаркое, которое продолжалось 6 часовъ сряду Нась было всего двъ тысячи прхоты, а ихъ до 6-и тысячъ; и все время дрались штыками. У насъ убыло 30 офицеровь и 300 рядовыхъ, а ихъ 600 твль осталось на м'вств-кажется, корошо! Вообрази себъ, что въ оврагь, гдъ была потвха, часъ после дела еще пахло кровью. Когда мы увидимся, я тебъ разскажу подробности очень интересныя-только Богъ внаеть, когда мы увидимен. Я теперь вылечилен почти совсъмъ и вду съ водъ опять въ Чечню. Если ты будешь миз писать, такъ воть адресъ: на Кавказскую линію, въ дъйствующій отрядъ генераль-лейтенанта Голофоева, на левый флангь. Здась провету до конца ноября; а потомъ не знаю, куда отправлюсь: въ Ставрополь, на Черное море или въ Тифлисъ. Я вошель во вкусъ войны и увъренъ, что для человъка, который приныкъ къ сильнымъ ощущеніямъ атого банка, мало цайдется удовольствій, которыя бы не показались приторными. Только скучно то, что либо такъ жарко, что насилу ходишь, либо такъ холодно,что прожь пробираеть, либо всть нечего, либо денегъ нъть-именно что со мнок теперь. Я прожиль все, а наъ дому не посылають Не знаю, почему отъ бабушки ни одного письма. Не внаю, гдв она, въ деревив или въ Петербургъ. Напиши, пожалуйста, видъль ли ты ее въ Москвъ. Поцьдуй за ме-

щай. Будь здоровъ и счастливъ Твой Лермонтовь.

34. KB HEMY RE.

Крілость Грозная, 4 новбря 1840 г. Милый Алешы

Пишу теб'в изъ кр'вности Грозной, въ которую мы, т. в. отрядъ, возвратились послъ 20-ти дяевной экспедиціи въ Чечню. Незнаю, что будеть дальше, а пона судьба меня неочень обижаеть: я получиль въ наследство оть Дорохова, котораго ранили, отборную команду охотниковъ, состоящую нао ста. казаковъ-разный сбродь, водонтеры, татары и проч., это начто въ рода партизанскаго отряда, и, если мив случится съ нимъ удачно действовать, то, авось что-явбудь далугь; и ими только четыре дви командоваль и пе знаю еще хорошенько, до каков степени они надежны; но такъ какъ мы будемъ еще воевать налую зиму, то в успъю ихъ распусить. Воть тебъ обо мив съмое интересное.

Писемь и ни оть теби, ен оть кого другого умь мъсяца три не получаль Вогь внаеть, что оъ вами ствлалось: забыли, что ли? или [письма] пропадають? Я махнуль рукой Мив тебь нечего много писаты жизнь наша здівсь вив войны однообразна, а описывать экспедиціи не велять. Можеть быть, и когда-нибудь засилу у твоего камина и разскажу теб'в долгіе труды, ноныя схватки, утомительныя перестръжи, картины военной жизин, которыхь я быль свитьтелемъ. Варвара Адександровна будеть зъвать за пяльцами и, наконець, уснеть оть моего разсказа, а тебя вызоветь въ другую комнату управитель, а я останусь одинь и буду оканчивать свою историо твоему сыну, Одвлай одолжение, пиши ко мив какъ мож-

но больше. Прощай, будь здоровь съ чаручку у своей сожительницы,

Твой Лермонтовъ

#### 1341.

35. къ вибикову [?]. С.-Петербургь, ва концѣ февраля 1841 г. Милый Биби

Насилу собранен инсать къ тебъ, начну съ того, что объясню тайну моего отнуска; бабушка мон просила о прощени моемъ, а ми в дали отпускъ; но и скоро вду спить къ намъ, и адъсь остаться у меня ивть никакой надежды, нбо и сдвлаль воть какія б'яды: прівхань сюда нь Негербургь на половия в масляницы, я на другой же день отправился на балъ къ г-жѣ Воронцовой, н это нашли неприличнымь и деракимъ Что двлаты кабы зналь, гдв упасть, соломки бы подостлаль; обществомь за то я быль приинть очень хорошо; и у меня началась новал драма, которой завязка очень замічательная, за то развизки въроятно не будегь, нбо и 9-го марта отсюда уважаю заслужнпать себь на Капказь отставку; нвъ Валерикскаго представленія меня адъсь вычерквули, такъ что даже и не буду имъть утъщения носить красной ленточки, когда нальну штатскій сюртукъ.

И быль намедии у твоихъ, и они вов жалуются, что ты не пишешы и, ваявь это



въ раземотръніе, я уже не сміно тебя упрекать. Мещеринскъ, върно, прежде меня пріъдеть въ Ставропель, ибо я не намвренъ очень торопиться; итакъ, не продавай удивительнаго лова, ни кровати, ни съделъ; върно, отрядъ не выступитъ прежде 2-го апрыля, а я къ тому времени непремънно буду Покупаю для общаго нашего обихода Лафатера и Галя и множество дру ГИХЪ КНИГЪ.

Прощай, мой милый, будь здоровъ. Твой Лермонтовъ.

## 36. КЪ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ.

Милая бабушка! Жду съ нетерпъніемъ письма отъ васъ съ какимъ-пибудь извъстіємъ. Я въ Москвъ пробуду нъскольке дней, сстановлюсь у Розена. Алексъй Аркадьевичь (Стольшинь) адвсь еще и вдеть посявзавтра. Я адъсь принять быль обществомъ, по обыкновению, очень хорошо, и миъ довольно весело. Былъ вчера у Николая Николаевича Апенкова и завтра у него объдаю; онъ былъ со мною очень любезенъ. Воть все. что я могу вамъ сказать про мою адърнюю жизнь. Еще прибавлю, что я отъ адъшняго воздуха потолстъль въ два дня; рашительно Петербургь мив вредень; можеть-быть, также я поздоровъль оттого, что вею дерогу пиль горькую воду, котерая мив всегда очень полезна. Скажите, пожалуйста, отъ меня Екиму Шанъ-Гирею, что я ему напишу передь отъвздомъ отсюда и кое-что пришлю. Въроятно, Са-

шенькина свадьба уже была, и потому прошу вась ее поздравить оть меня, а Леонидін (?) скажите оть меня, что я ее цълув и желаю исправиться и быть какъ можно осторожнъе вообще. Прощайте, милая бабушка, будьте здоровы и увърены, что Богь васъ вознаградить за всв печали. Цълую ваши ручки, прошу вашеге благословенія. Покорный М. Лермонтовъ

## 37 КЪ Е. А. АРСЕНЬЕВОЙ

[Ставрополь, май 1831].

1062

Милая бабушка. Я сейчась прівхаль только въ Ставрополь и пишу къ вамъ; Ехалъ я съ Алексвемъ Аркадьевичемъ, и ужасно полго вхалъ: дорога была прескверная. Те перь не знаю самъ еще, куда повду, кажется, прежде отправлюсь въ крыпость Шуру, гдв полкъ, а отгуда постараюсь на воды Я, слава Богу, здоровъ и спокоень. лишь бы вы были такъ спокойны, какъ я: эдного только и желаю: пожалуйета, оставайтесь въ Петербургь: и для вась, и для меня будеть лучше во всехъ отношеніяхъ Скажите Екиму Шанъ-Гирею, что я ему не совътую ъхать въ Америку, какъ онъ располагаль; а ужъ лучне сюда на Кавказь: оно и ближе, и гораздо веселье. Я все надъюсь, милая бабушка, что мив все-таки выйдеть прощенье, и я могу выйти вь отставку. Прощайте, милая бабушка; цълую ваши ручки и молю Бога, чтобъ вы были здоровы и спокойны, и прошу вашего благословенія — Остаюсь п внукъ Рермонтовь



## Книгоиздательство и книжный склать

спеціально для иногородних -

# А. С. ПАНАФИДИНО

Москва, Лялинъ пер., с. д.; отд.: СПБ Екатерининская 2.

#### Пропаются слъдующія изданія

\*Александровь И. "Народь России Зтвогра-фил. разоклам для дътей. Вым. 1. Иустими съвера и вът комующе обитатели. Илламостр. В Михъщинымъ. А. Шарасманомъ и др., д. 1р 25 к., въ панкъ 1 р. 50 к., въ перей. 2 р. \*Tome. Въни. И. Инородим съколь Сибира; «Томе. Въни. И. Инородим съколь Сибира; «Томе. Въни. И. Инородим съколь Сибира;

в чамъ промышляетъ. «Чтене 1-е. Самобды, Лопари, Зыряне и

Поморы, п. 10 к. «Чтенію 2-е. Жители лісной полосы, ц. 10 к. \*Чтеніе 3-е. Новороссія (Богат стени), и 13к. «Чтеніе 4-е Малороссія (Благод, край), и 10к. «Чтевіе 4-е Мелороссія (Благод, край, п. 10к. «Чтевіе 5-е Крамъ (Жемачук. Россія) и. 10к. «Чтевіе 6-е Калаки (Черное втерпы), и.10к. «Чтевіе 7-е Калаки (Черное втерпы), и.10к. «Чтевіе 8-е. Камачаламы в Куральцы, и.10к. «Чтевіе 10-е Чермисы и Долгана, и. 10к. «Чтевіе 11-е. Вотуль, и. 10к. «Чтевіе 12-е. Прибелтівкій край, и. 10к. «Чтевіе 12-е. Прибелтівкій край, и. 10к. «Чтевіе 12-е. Прибелтівкій край, и. 10к.

«Чтеніе 13-е. Татары, ц. 15 к. «Чтеніе 14-е. Мордия, Мещеряки и Тентари,

щ. 10 к «Чтена 15-е, Тунгусы, ц. 10 к. «Чтенію 16-е. Бураты, ц. 10 к. «Чтеніе 17-е. Башкисы, ц. 10 к. «Чтеніе 18-е. Ногайцы, ц. 10 к.

\*Чтеніе 19-е. Калмыки, ц. 10 к. «Чтеніе 20-е. Боссарабія; Молдаване, Румы-

вы, и. 10 к. «Чтеню 21-е. Болгаре, ц. 15 к. «Чтеню 22-е. Съверный Кавказъ: Черкесы и Кабардинцы, п. 15 к. «чтеніе 23-е Пыгане, ц. 10 к.

«Чтеніе 21-е. Заканкалье. Армяне, п. 10 к. «Чтеніе 21-е. Заканкалье. Грузія, п. 20 к. «Чтеніе 26-е. Чорноморское побејежье. Асжавим, или Алега Спанеты, или Шавы, п. 10 к. «Чтеніе 27-е. Осетія, Чечня и Дагестань.

H. 15 K. «Означен, квиги М. Н. Пр. 28 марта 1906 г ва № 10323 допушены въ безплатным народ-выя чительни в библютеки и для чтовія въ

пародныхъ аудиторияхъ. Камдан внижен съ партивкой на обложив, сеотвитствующой тексту.

\*Тоже. Вып. П. Инородцы дъсовъ Свбира; съ рис. Врожа и др., ц. 1 р 50 к., въ папкъ 1 р 75 к., въ перев. 2 р 25 к.

\*Тоже. Вып П. Инородцы дъсовъ Свбира; съ рис. Врожа. ц. 1 р. 50 к. въ папкъ 1 р. 75 к., прев. Вып П. Инородцы дъсовъ; съ рис. Врожа. ц. 1 р. 50 к. въ папкъ 1 р. 75 к., прев. дъсовъ Съсу. Хикана дал Тома, для жили прев. съ рис. Върга за прев. съ развите дърга за предът дърга за предъста за предът дърга з

карода, чит и бабл. Богословскій М. Веткій Завъть, ц. 1 р. 25 г. Ero me. Ho can Bantra, u. 1 p.

Synam, M. Haurae nebra "Sculle morte" r-ma

в платье цент реше вого гол Костон. Запиская кажка бирана Перев. съ франц. д. № 2. Подруги по пластоят, и Перема или по събти Перев. съ боляц. д. № 2. Птины г-жи Гельятура в Тра тим.

Перев. с. франц., и 15 г. Советы меей дочери. Разоказы да дател. Парев. съ франц., д. 1 р. 10 г. въ коленкор. перей. 2 р. 10 г.

Бурдонъ и Михельсонъ. Польый спорарь или orpanes of seasons to the company of the company of

Виноградова, 1. Учение объеденская вето паха правосланной Цервая Ученя рукова рукова для Ученя И. В. В. Дала Учения VIII ка верек, газа М. В. В.

Его ма, Основы кристранской размин в пра-

в пославное взроученіе, ц. 1 р.

Бовіні М. 1910 г. 11 в. ц. 11 р.

Бовіні М. 1910 г. 11 в. ц. 11 р.

Бовіні М. 1910 г. 11 в. ц. 11 р.

Бовіні М. 1910 г. 11 в. ц. 11 р.

Бовіні М. 1910 г. 11 в. ц. 11 р.

Бовіні М. 1910 г. 11 в. ц. 11 р.

Учобное руковолично діл у муческу учобное руковолично діл у муческу тамалій М. Ц. 1 радра, дутові на діл учоб, в далед М. 1910 г. 11 в. 10 р. 10 р

въ раземотрвніе, я уже не смыю тебя упре- шенькина свадьба уже была, и потому провы раземотрыне, а уже не омые том уде кать. Мещериновь, върно, прежде меня прівать, мещервновь, върно, прежде женя преведений (?) скажите оть меня, что я ее цвлую вдеть въ Ставрополь, ибо я не намъренъ очень торопиться; итакъ, не прода-

Бай съд 2-10 MBI

оби

THE

TIM

CT

ME

HOR 116

Его же. Иранъ Сусанияъ, ц. 10к. Вольтеръ, Исторія Карла XII, короля Шве-

Вульфсонь Э. Какъ живуть Сарты, съ рис.,

Ея ме. Эсты, ихъ жизнь и нравы, ц. 15 к. Ея ме. Персы въ ихъ прошломъ и настоя-

Ев же. Черногорія и черпогорцы, ц. 60 к. тя же. Воспія и Герцеговина, ц. 60 к. Тамиь Д. Практическій курсь намецкаго яз. Ч. І. П. 60 к. Ч. И. Ц. 60 к. Ч. ПІ. Ц. 50 к..

Его же. Крат. нам. грамматика, ц. 50 к. Б. 6 же. Крат. въм. грамматика, п. зо к. Гатцукъ, В. Сказки Какказа, (Мемужное ежерелье). Сказки: Татарскія, Армянскія, Рорско-Еврейскія, Осетинскія, Чеченскія, Имеретинскія, Грузинскія, Дагестанскія, Мингрельскія, Кабардинскія и др. 10 вып. съ рис.,

по 25 к. вып

Гауфъ. В. Избран. скваки. ц. 25 к. Тоже. Съ портр. и біогр. автора, перев. съ полн. нём. изд., съ рнс. Спасскаго, въ коленк.

Гененъ, Е. Новая Франція, ц. 1 р. 25 к. Гете. Германь и Доротея, ц. 25 к.

Илючь къ учеби. франц. яз. Гильдебранта, 1 п. 30 к., ч. П п. 40 к.

Ключь къ учебя, пъм. яз. Глезера и Пе-польда, ч. 1 30 к. Ч. 11 20 к., къ хрест. —40 к. «Гоголь И. В. Поляое собраще сочинения въ виномъ томъ больш. формата, Съ 240 рисун. К. Брожа, М. Михайлова и др. и фотограф, синик. съ артиста Андреева-Бурлака, исполи. Записии сумасшецшаго". Съ бјографјей, со-стави. И. В. Смирновскимъ, п. 1 р. 50 к., въ переплеть съ тиснен, волотомъ 2 р. 25 к.

#### "Иллюстрированная библютена Гоголя".

#### Изданіе А. С. Панафидиной.

#### Отдельными книжками:

\*Коляска. Повасть; съ рис. п. 5 к. \* Вечерь накануна Ивака Купала. Повасть: еъ рис., п. 6 к. \* Вій. Понветь; съ рис., п. 9 к.

\*Майская ночь или утопленинца. Повасть: съ рис., ц. 7 к. \*Сорочинская ярмарка. Повасть; съ рис., ц. 6 и.

«Носъ. Повъсть; съ рис., п. 6 к. «Странная месть. Повъсть; съ рис., п. 8 к. «Тарасъ Бульба. Повъсть; съ рис., ц. 18 к. «Иванъ беолоровичь Шпонька, ц. 10 к.

\*Повъсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичь съ Иваномъ Никифоровичемъ; съ

\*Препавшая грамота. Повёсть; съ рис., ц. 5 к. \*Ночь передъ Рождествомь. Повёсть; съ

рис., ц. 10 к.

ис., д. ло к. «Женитьба. Комедія; съ рис., д. 8 к. «Шинедь. Повъсть; съ рис., д. 8 к. «Закоздованное мъсто. Повъсть; съ рис.,

\*Равизоръ. Конедія: съ рис., ц. 20 к. \*Cтаросв'ятскіе пом'ящики. Повасть; съ рис.

\*Портеть. Повъедь; сърмс., ц. 5 к.
\*Мертвыя души. Т. 1-й. сърмс., ц. 50 к.
\*Записки сумасшедшаго; сърмс., ц. 50 к.

\*Римъ. Съ рис., ц. 5 к. «Игроки. Съ рис., ц. 5 к.

\*Размышленіе о божественной литургін.

\*Невскій проспекть. Пов'ясть, п. 5 к.

Волив. А. Новая легкая францулская авбу- прашихъ училищь и въ безплатныя народных.

Гомеръ. Иліада. П'аснь 1-я; переводъ, слои примъч., п. 30 к.

Его же. Пъснь 3-я, ц. 30 к.

Его ме. Пасаь 4-я, ц. 30 к. Гомерь. Одиссея. Пасаь 1-я; ц. 30 к. Его ме. Пасаь 2-я, ц. 30 к.

Его же. Пвень 6-я, ц. 30 к. Его же. Пъснь 9-и, ц. во к.

Горбуновъ П. Программы и учебные планц мужек, гими, и прогими,, съ объяснит, валискамя Мин. Нар. Проси., ц. 40 к.

Его же. Программы и правила реальных учил., съ объяси. зап. М. И. Пр., ц. 50 к.

Его ме. Программы и уставь городских учил., по Положенію 31 мая 1872 года, съ объяснит. записками къ преподаванію, дополиніями и разъяси, министерства, ц. 40 к.

Ключь въ учеб. фр. яз. Демин-Нарассіонъ,

Денисовъ, Н. Русскія народныя свазка для младшаго возраста; 5 вып., съ иллюстр., к. 50 к. за вып., въ папка по 65 к., въ коленкор. перепл. по 1 р

Перепл. по 1 р. Денковък, В. Критическая литература о пре-извед. М. Е. Салтыкова - Щедрина, съ портр. й біографическ. очеркомъ. Вып. І (1856—1863), вып. І (1864—1873), вып. ІІ (1876—181), ями. ІV (1882—1889), вып. V (1889—1899), Ц. кажд. вып. по 1 руб.

Его же. Критическая литература о проявле-А. Н. Островскаго.

Bain, I (1852—1859) II, 1 p.— ROB.

"II (1860—1867) " 1 " 25 "

"III (1868—1873) " 1 " 50 "

"IV (1874—1892) " 1 " 50 "

Его же. Критическая литература о произвед. гр. А. К. Толстого, съ портретомъ и біография, очеркомъ, вып. 1 и П. ц. по 1 руб.

Его же. Критическая литература о произвед. в со ме. Критическая литература о праваса, И.Г. Чериминевскаято. Ст. портретомъ, біогра-фич. очеркомъ и примъч. Вып. І. Статьи: Д. И. Писарева, М. Протопонова, Евг. Соле-вьева, Г. Ілеканова, Е. Эдельсона, Ив. Ива-нова, Иванова-Разумника, А. Скабичевскаго, А. Фомниа, Н. Русанова, проф. А. Сенорцова в др., ц. 1 р. 25 коп. Его же. Гр. Алексъй Толотой; его время,

жналь и сочиненія, ц. 30 к. Его же. Н. Г. Червышевскій, эго врамя, жнань и сочиненія, съ портретомъ и двума снямк.: 1) Вилюйская тюрьма и 2) Червышевскій на смертномъ одра, ц. 50 к.

"Его ме. Начала полятической экономів съ вамъч. по истории полит. экономіи Д. Ст Милля, К. Маркса, проф. А. И. Чупрова и А. А. Исаева, ц. 1 р. 80 к. въ пер. Дефо. Давіель. Робинвонъ Круво; съ 100 рис.

вь тексть, д. вь паркв 1 р. 75 к., въ пере-плеть 2 р. 25 к.М. Н. Пр. оть 18 дек. 1903 г., за № 39445, допущено въ учен., среди. вовр.. библіотеки сред. учеби, завед. и город. училещь в выбезил. нар. чит. и библіотеки. Дюфрень І. Руководство къ изученію шах-

матной игры для начинающихъ, ц. 50 к. Ельцовъ Е. Записки по внатомія чело-

М. Н. Пр. отъ 24 сентября 1907 г. № 20940 допущено въ качествъ учебнаго пособія, къ употребленію въ город. и 2-класо, сел. учил.

\*Жуновскій В. А. Сочиненія, полнов собращь въ одномъ томв, подъ редакціей II В. Смирповскаго, съ рис. въ текстъ А. Чикина, съ факсимиле В. А. Жуковскаго, съ портрътемъ и біографіей, сост. А. фонъ- Дитмары и оде-\* М. Н. Пр. отъ 18 февраля 1903 года, ва бренной сыномъ повта, ц. 1 р. 50 к., въ нев... Зе 5916 допущены въ ученическін библіотеки ц. 2 р. 25 к. Оцифровано смартфоном Alcatel One touch CE 1588 Юрий Каретин yura15cbx@gmail.com личная библиотека Auckland 2014

UNIVERSITY OF CTAGO LIBRARY

ONIVERSITY OF OTAGO LIBRARY